

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN STACKS

#### CENTRAL CIRCULATION BOOKSTACKS

The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was borrowed on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

TO RENEW CALL TELEPHONE CENTER, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

DEC 1 9 1991

SEP 0 3 1997

AUG 8 6 1997

MAR 0 7 2003

When renewing by phone, write new due date below previous due date. 78733 L162

Digitized by the Internet Archive in 2022 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign Alternates









## ИМПЕРАТОРЪ

## НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЦАРСТВОВАНІЕ



## ИМПЕРАТОРЪ

# НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

### ЕГО ЖИЗНЬ И ЦАРСТВОВАНІЕ

н. к. шильдера

съ 252 иллюстраціями

-----

томъ второй

---0 ---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ ИЗДАНІЕ А. С. СУВОРИНА 1903

Рисунки дозволены цензурою 31-го октября 1903 г. С.-Петербургъ



Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ, 13



#### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

**Немедленно по окончаніи процесса** декабристовъ дворъ переселился въ Москву.

Императрица Марія Өеодоровна уже со времени кончины императрицы Елисаветы Алексѣевны жила въ Москвѣ, гдѣ, по словамъ генералъ-адъютанта Бенкендорфа, «благотворительной ея душѣ открывался кругъ дѣйствія не менѣе обширный, чѣмъ въ Петербургѣ». Императоръ Николай прибылъ въ Петровскій дворецъ 20-го іюля (1-го августа). Торжественный въѣздъ въ Москву послѣдовалъ 24-го іюля (5-го августа). Государь былъ верхомъ; за нимъ слѣдовали въ каретахъ обѣ императрицы и наслѣдникъ Александръ Николаевичъ.

Къ представшей коронаціи явились также въ первопрестольную столицу чрезвычайные представители иностранныхъ державъ. Ранѣе прочихъ, еще весною, прибылъ въ Петербургъ чрезвычайный посолъ Карла Х, маршалъ Мармонъ, герцогъ Рагузскій, въ сопровожденіи большой военной свиты. О немъ императоръ Николай писалъ цесаревичу Константину Павловичу: «Il me paraît un franc soldat et tout à fait facile à vivre; du moins il ne me gêne point» ¹. Представителемъ Пруссіи былъ братъ императрицы, принцъ Карлъ Прусскій, Австріи—принцъ Гессенъ-Гомбургскій, Англіи—герцогъ Девонширскій, Швеціи и Норвегіи—фельдмаршалъ графъ Стедингъ ².

Слабость, ощущаемая императрицею Александрой Өеодоровной, по прівздв въ Москву заставила отнести коронованіе къ концу поста; для укрвпленія ея здоровья государь съ семьею поселился въ Нескучномъ, на дачв графини А. А. Орловой-Чесменской 3.

Къ пріваду двора въ Москву собраны были на Ходынскомъ полю сводныя войска гвардейскаго что гренадерскаго корпусовъ: государь производиль частые смотры и ученья, на которыхъ присутствовали иностранные гости. «Мармонъ,— сообщаль императоръ Николай цесаревичу,— сравниваетъ эти войска съ состояніемъ французскихъ войскъ въ Булонскомъ лагерѣ. На смотру мой маленькій молодецъ ѣхалъ рысью и галопомъ на правомъ флангѣ дивизіона своего полка, все какъ слѣдуетъ, къ великому удовольствію отца и зрителей» <sup>5</sup>.

Маршалъ Мармонъ, вспоминая въ своихъ запискахъ о московскомъ смотрѣ, высказываетъ удивленіе по поводу смѣлости и искусства, обнаруженныхъ во время смотра восьмилѣтнимъ наслѣдникомъ. Императоръ Николай, смотря на своего сына съ выраженіемъ самой нѣжной заботливости, обратился къ герцогу съ словами: «Вы полагаете, что я пспытываю волненіе и безпокойство, видя этого столь дорогого мнѣ ребенка среди подобной сутолоки; но я предпочитаю покориться этому, чтобы выработать въ немъ характеръ и съ малолѣтства пріучить его быть чѣмъ нибудь, благодаря самому себѣ» 6.

«Вотъ что можно назвать хорошими началами воспитанія,— замѣ-чаетъ Мармонъ,—а когда они примѣняются къ воспитанію человѣка, предназначеннаго быть главою великой націи, отъ этого должно ожидать наилучшихъ послѣдствій».

Изъ приведенныхъ уже ранѣе различныхъ отзывовъ, извлеченныхъ изъ писемъ цесаревича, видно было, съ какимъ упорствомъ и съ какою настойчивостію Константинъ Павловичъ отклонялъ малѣйшій намекъ государя на желательное, въ видахъ успокоенія умовъ, появленіе его въ Петербургѣ. Ссылаясь на недавній мятежъ, цесаревичъ признавалъ для себя невозможнымъ покинуть Варшаву.

Если уже государю не удалось привлечь Константина Павловича въ Петербургъ, то оставалось желать, чтобы при предстоявшемъ въ Москвъ коронованіи присутствоваль также цесаревичъ. Императоръ Николай не рѣшался, однако, облечь это желаніе въ форму просьбы, а еще менѣе придать своей мысли оттѣнокъ положительной воли.

Зимою 1826 года, въ Петербургъ прибылъ министръ финансовъ царства Польскаго, князь Любецкій, сопровождавшій польскую депутацію, явившуюся прив'єтствовать воцарившагося императора. При прощаніи съ Любецкимъ государь выразилъ желаніе скор'є увид'ється съ братомъ. Тогда, по разсказу князя Любецкаго, онъ осм'єлился зам'єтить:

— «Государь, нужно, чтобы цесаревичь прибыль на коронацію въ Москву; нужно, чтобы тоть, который уступиль вамь корону, явился возложить ее на вась предъ лицемь Россіи и Европы. (Sire, il faut qu'il arrive pour le couronnement à Moscou; il faut que celui qui vous a cédé la couronne vienne aussi vous la mettre à la face de la Russie et de l'Europe)».

Послѣ этихъ словъ Любецкаго разговоръ продолжался въ слѣдующихъ выраженіяхъ:



Императоръ Николай Павловичъ. (Съ литографін Шмидта).

- «Это невыполнимо и въ особенности невъроятно. (La chose est infaisable et surtout improbable).
  - «Это осуществится, государь. (Elle se fera, Sire).
- «Во всякомъ случав, по прівздв въ Варшаву, отправьтесь къ княгинв Ловичъ поцвловать ей ручки отъ моего имени. (En tout cas arrivé à Varsovie, allez baiser les mains à la princesse Lowicz)» 7.

Князь Любецкій поняль этоть намекь и, по возвращеніи въ Варшаву, обратился по этому дёлу прямо къ княгині Ловичь. Пользуясь своимь вліяніемь на цесаревича, княгиня сумівла уб'єдить великаго князя въ необходимости своимь появленіемь въ Москві обрадовать государя и успокоить Россію.

Передъ отъёздомъ въ Москву императоръ Николай въ своей перепискѣ съ цесаревичемъ осторожно намекалъ насчетъ своихъ задушевныхъ желаній.

«Я надѣюсь, съ Божіею помощью, — писалъ государь, — быть въ Москвѣ 22-го іюля; итакъ, вы освѣдомлены о моихъ планахъ столько же, сколько я самъ. Я не скрываю отъ васъ, что я буду очень счастливъ увидѣть васъ; если это невозможно, я покоряюсь судьбѣ, разъ очевидно такова воля Божія» 8:

Находясь въ Москвѣ и не получая отвѣта на высказанное желаніе, императоръ Николай пересталъ уже разсчитывать на возможность свиданія съ братомъ, какъ вдругъ 14-го (26-го) августа, въ 11-ть часовъ утра, цесаревичъ совершенно неожиданно подъѣхалъ въ Кремлѣ къ дворцу, занимаемому государемъ 9. Очевидцы разсказываютъ, что императоръ Николай въ это время занимался въ своемъ кабинетѣ. Цесаревичъ, войдя въ смежную съ нимъ комнату, приказалъ доложить о себѣ. Государю доложили о прибытіи великаго князя безъ упоминанія титула цесаревича и имени. Николай Павловичъ полагая, что пріѣхалъ великій князь Михаилъ Павловичъ, велѣлъ подождать. Спустя нѣсколько минутъ, другой, болѣе догадливый камердинеръ доложилъ его величеству, что это — не Михаилъ Павловичъ, а цесаревичъ Константинъ Павловичъ. Тогда государь опрометью кинулся навстрѣчу и въ объятія брата, объяснивъ причину не совсѣмъ почтительнаго пріема. Тотчасъ же оба брата поѣхали къ императрицѣ-матери 10.

Генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ, упоминая объ этомъ событіи въ своихъ запискахъ, пишетъ:

«Появленіе цесаревича было блестящимъ всенароднымъ свидѣтельствомъ и покорности его новому государю и добросовѣстности его отреченія отъ престола, было вмѣстѣ и драгоцѣннымъ залогомъ согласія, связывавшаго ко благу имперіи всѣхъ членовъ царственнаго ея дома. Публика была въ восторгѣ, а дипломатическій корпусъ пришелъ въ совершенное удивленіе. Народъ выражалъ цесаревичу свое удовольствіе



Императоръ Николай Павловичъ. «Съ рисунка, сдъланнаго съ натуры карандашомъ Крюгеромъ. Изъ собранія П. Я. Дашкова)

единодушными кликами; сановники окружали его знаками почтительшаго благогов в нія».

По свидѣтельству Дивова, записанному въ его дневникѣ, извѣстіе о прибытіи цесаревича Константина Павловича въ Москву произвело большую сенсацію въ благомыслящей части общества. «Въ извѣстіяхъ изъ Москвы описываютъ, что свиданіе императора съ его братомъ Константиномъ было очень трогательно. Ихъ объятія, ихъ волненіе въ присутствіи придворныхъ придали этому неожиданному свиданію нѣкоторый оттѣнокъ сентиментализма, который передать трудно».

Цесаревичъ надѣялся пробыть въ Москвѣ не долго, но расчеты его не оправдались, и ему пришлось прожить въ столицѣ до 22-го августа, дня, назначеннаго для коронованія. До наступленія этого торжества его развлекали разводами и маневрами, происходившими въ окрестностяхъ Москвы.

На разводѣ 15-го августа, когда государь вышель изъ кремлевскаго дворца съ обоими братьями, толпа народа пришла въ неописанный восторгъ, бросала вверхъ шапки, раздавались громкіе крики, въ которыхъ смѣшивались имена Николая Павловича и цесаревича. Императоръ подалъ знакъ, и войско крикнуло: «Ура! Константинъ Павловичъ!»

Въ продолжение нѣсколькихъ дней крики возобновлялись всякій разъ, когда цесаревичъ показывался въ публикѣ; народъ окружалъ его экипажъ; если онъ ѣхалъ верхомъ, то ему было трудно пробираться сквозъ толпу, которая восторженно привѣтствовала его.

#### II.

22-го августа (3-го сентября) 1826 года, состоялась наконецъ давно ожидаемая коронація императора Николая Павловича. Ясное безоблачное небо благопріятствовало торжеству; солнце сіяло во всемъ блескъ.

Обрядъ вѣнчанія быль совершенъ новгородскимъ митрополитомъ Серафимомъ при содѣйствіи кіевскаго митрополита Евгенія и московскаго архіепископа Филарета, возведеннаго въ этотъ день въ санъ митрополита. Во время обряда коронованія ассистентами государя были цесаревичъ Константинъ Павловичъ и великій князь Михаилъ Павловичъ.

На паперти Успенскаго собора Филаретъ произнесъ рѣчь, тронувшую до слезъ монарха <sup>11</sup>.

Въ рѣчи митрополита особенно выдѣляется слѣдующее мѣсто, касавшееся тяжкихъ событій послѣдняго времени:

«Нетерпѣливость вѣрноподданническихъ желаній дерзнула бы вопрошать: почто ты умедлиль? если бы не знали мы, что какъ настоящее торжественное пришествіе твое намъ радость, такъ и предшествовавшее умедленіе твое было намъ благодѣяніе. Не спѣшилъ ты явить намъ твою славу, потому что спѣшилъ утвердить нашу безопасность. Ты грядешь наконець, яко царь не только наслѣдственнаго твоего, но и тобою сохраненнаго царства. Не возмущаютъ ли при семъ духа твоего прискорбныя напоминанія? Да не будеть! И кроткій Давидъ имѣлъ Іоава и Семею; не диво, что имѣлъ ихъ и Александръ Благословенный. Въ царствованіе Давида прозябли сіи плевелы, а преемнику его досталось очищать отъ нихъ землю Израилеву. Что жъ, если и преемнику Александра палъ сей жребій Соломона! Трудное начало царствованія тѣмъ скорѣе показываетъ народу, что даровалъ ему Богъ въ Соломонѣ. Ничто, ничто да не препятствуетъ священной радости твоей и нашей».

Генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ въ своихъ запискахъ пишетъ: «Во время священнаго обряда и утомительныхъ его церемоній цесаревичъ тронулъ всѣхъ нѣжною попечительностію объ императрицѣ; а минута, въ которую старшій братъ принялъ шпагу отъ младшаго, приступившаго къ св. причастію, извлекла у всѣхъ слезы. При выходѣ изъ церкви безподобное лицо государя подъ драгоцѣнными камнями императорской короны сіяло красотою. Молодая императрица и наслѣдникъ возлѣ императрицы-матери также обращали на себя взоры всѣхъ. Нельзя было создать воображеніемъ болѣе прекраснаго семейства».

Извѣстіе о совершеніи коронаціи привезено въ Петербургъ генералъадъютантомъ, графомъ Комаровскимъ, 26-го августа. Въ привезенномъ имъ рескриптѣ на имя петербургскаго генералъ-губернатора, генералъ-адъютанта Голенищева-Кутузова, напечатанномъ затѣмъ въ газетахъ, государь писалъ, что къ особенному его удовольствію присутствовалъ при коронованіи цесаревичъ Константинъ Павловичъ, «прибывшій сюда за нѣсколько передъ тѣмъ дней».

Въ манифестѣ, изданномъ 22-го августа, въ день коронаціи, объявлены были милости и облегченія, дарованныя разнымъ состояніямъ. Кромѣ того, начальникомъ главнаго штаба, барономъ Дибичемъ, получены были два указа, заключавшіе въ себѣ различныя милости, оказанныя россійскому войску.

Въ день же коронованія послѣдовали два именные указа о смягченій наказанія государственнымъ преступникамъ, осужденнымъ на каторжную работу и къ ссылкѣ на поселеніе, а также сосланнымъ въ крѣпостную работу и дальніе гарнизоны. Въ силу этихъ указовъ уменьшены сроки всѣмъ сосланнымъ на каторгу, поселеніе и крѣпостныя работы, а сосланныхъ въ гарнизоны сибирскаго, оренбургскаго и кавказскаго корпусовъ рядовыми съ лишеніемъ дворянства и безъ лишенія велѣно опредѣлить въ полки кавказскаго корпуса до «отличной выслуги» 12.

День коронаціи императора Николая ознаменованъ быль еще важною реформою въ придворномъ вѣдомствѣ, измѣнившею въ кориѣ существо-

вавшій досель способь управленія его путемъ сліянія всьхъ разнообразныхъ придворныхъ учрежденій въ одно цьлое. 22-го августа образовано было для этой цьли новое, небывалое досель въ Россіи министерство, а именно, министерство императорскаго двора, управленіе которымъ ввърено было князю Петру Михайловичу Волконскому. Такимъ образомъ долгольтній сподвижникъ императора Александра І-го снова заняль мьсто довъреннаго сановника при его преемникъ; князъ Волконскій безсмыно оставался министромъ двора до своей кончины, посльдовавшей въ 1852 году.

Согласно учрежденію, обнародованному 22-го августа, министерству пиператорскаго двора подчинены всё «придворныя вёдёнія» и театральная дирекція; виёстё съ тёмъ министръ двора былъ министромъ департамента удёловъ и управляющимъ кабинетомъ <sup>13</sup>.

Необходимо здёсь также отмётить, что 22-го августа обнародованъ былъ составленный уже ранёе манифестъ объ опредёленіи, въ случаё кончины императора, правителемъ государства великаго князя Михаила Павловича, до наступленія законнаго совершеннолётія наслёдника. Званіе же опекуна надъ всёми дётьми государя до совершеннолётія каждаго изъ нихъ предоставлено было императрицё Александрё Өеодоровнё. Въ манифестё сказано было, что постановленіе это состоялось съ благословенія императрицы Маріи Өеодоровны и «съ предварительнаго одобренія любезнёйшаго брата нашего, цесаревича и великаго князя Константина Павловича». Упомянутый здёсь манифестъ подписанъ былъ еще задолго до коронаціи, а именно 28-го января 1826 года въ Петербургё 14.

Награды, дарованныя 22-го августа, заключались преимущественно въ весьма значительной раздачѣ чиновъ и орденовъ. Главнокомандующіе первой и второй арміи, графы Сакенъ и Витгенштейнъ, произведены были въ генераль-фельдмаршалы, а начальникъ главнаго штаба, генеральадьютантъ баронъ Дибичъ, въ генералы отъ инфантеріи. Графинѣ Ливенъ пожаловано было княжеское достоинство съ титуломъ свѣтлости 15; военному министру Татищеву, генералъ-адъютанту Чернышеву, начальнику штаба цесаревича Курутъ, барону Строганову и генералъ-адъютанту Поццо ди Борго — графское достоинство.

Особенных милостей удостоены были только два лица: графу Нессельроде, въ видѣ изъятія изъ общихъ правиль, пожалованъ быль участокъ казенной земли въ 4.702 десятины въ Тамбовской губерніи, а князю П. М. Волконскому ежегодный пенсіонъ въ 50.000 рублей изъ суммъ департамента удѣловъ.

Генералъ-адъютантами назначены были: начальникъ штаба отдѣльнаго корпуса военныхъ поселеній, генералъ-майоръ Клейнмихель, и командиръ лейбъ-гвардіи Сапернаго баталіона, генералъ-майоръ Геруа.

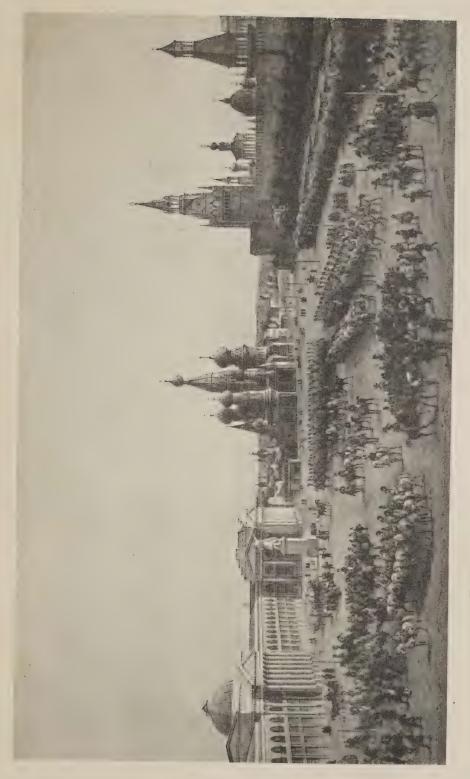

Публичное объявленіе о коронаціи императора Николая I въ Москвѣ, (Съ литографіи того времени Кургена).

На другой день послѣ коронаціи, 23-го августа, ночью, цесаревичъ Константинъ Павловичъ уѣхалъ изъ Москвы въ Варшаву, уклоняясь отъ дальнѣйшихъ торжествъ и увеселеній. Разсказываютъ, что по окончаніи коронованія цесаревичъ сказалъ своему другу Ө. П. Опочинину: «теперь я отпѣтъ». Такъ пишетъ Денисъ Давыдовъ.

По возвращенін въ Варшаву цесаревичь немедленно написаль императору Николаю 30-го августа (11-го сентября) слѣдующія строки по поводу своего пребыванія въ Москвѣ:

«Примите, дорогой брать, полнѣйшую и живѣйшую благодарность за всю дружбу, которую вамъ угодно было проявить по отношенію ко мнѣ во время моего послѣдняго пребыванія въ Москвѣ возлѣ васъ. Будьте увѣрены, дорогой брать, что я сумѣю оцѣнить ее и надѣюсь, что съ помощью Божіей никогда не окажусь недостойнымъ ея. Эти восемь дней, проведенные возлѣ васъ въ Москвѣ, никогда не изгладятся изъ моей памяти, равно какъ и не изгладится ваша дружба ко мнѣ. Да ниспошлетъ вамъ Господъ всѣ свои блага и благословеніе; я молю Его объ этомъ сердцемъ, душею и мыслью. Вотъ я возвратился домой и счастливъ, что нахожусь возлѣ своей жены, и огорченъ, что разстался со всѣми вами: понимайте это буквально и такъ, какъ я говорю это» 16.

Въ отвѣтъ на выраженныя цесаревичемъ дружескія чувства императоръ Николай писалъ:

«Мить бы первому, дорогой Константинъ, следовало высказать вамъ все счастіе, которое ваше посёщеніе насъ и ваша особенная доброта по отношенію ко мить заставили меня испытать, и какъ разъ въ это самое міновеніе я получаю ваше милое и прекрасное письмо отъ 30-го августа (11-го сентября); но вы слишкомъ добры и слишкомъ справедливы, чтобы не простить меня; вы были свидѣтелемъ моего образа жизни, и то, что произошло съ тѣхъ поръ, еще болѣе стѣснило меня въ употребленіи моего времени. Но все это является плохимъ извиненіемъ по отношенію къ вамъ, чье расположеніе мое сердце умѣетъ цѣнить; ваша дружба и ваше довѣріе являются для меня неоцѣнимымъ благомъ, составляющимъ спокойствіе моей жизни; угадывать ваши намѣренія и ваши желанія есть и будетъ постоянною потребностью для меня; да будетъ вамъ это извѣстно разъ навсегда» 17.

По поводу образа дѣйствій цесаревича во время коронаціи императора Николая въ Москвѣ, Лагарпъ выразилъ своему бывшему воспитаннику письменно полнѣйшее свое одобреніе. Константинъ Павловичъ отвѣчалъ ему, что весьма счастливъ, заслуживъ одобреніе своего наставника, но прибавилъ:

«Откровенность моя заставляеть, однако, просить вась не придавать этому такой большой цёны, ибо, послё того какъ я рёшился не уклоняться отъ того образа дёйствій, который я себё предначерталь, все сдёланное съ

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

моей стороны было лишь просто и естественно. Никто въ мірѣ болѣе меня не бонтся и ненавидить дъйствій эффектныхъ, коихъ эффекть заранѣе разсчитань, или же действій драматическихь, восторженныхь, движеній самопроизвольныхъ и другихъ; признаюсь въ моей глупости, что я въ нихъ ровно ничего не смыслю, какъ сказалъ выше. Если уже я принялъ рѣшеніе, утвержденное покойнымъ нашимъ безсмертнымъ императоромъ и моею матерью, все остальное является лишь чистымъ и простымъ последствіемъ, и роль моя тёмъ болёе была легка, что я оставался на томъ же постё, который занималь прежде и котораго не покидаль. Сверхъ того, признаюсь съ извъстною вамъ, милостивый государь, откровенностію, что я ничего не желаю, ровно ничего, ибо доволенъ и счастливъ, насколько это возможно. То, что мий собственно принадлежить, этого никто въ мірж у меня отнять не можеть, — это воспоминание о времени, употребленномъ мною на службу двумъ моимъ императорамъ съ испытанною честностью, вірностію, усердіемъ, преданностью и привязанностью въ продолжение 32-хъ лътъ, съ надеждою служить также и нынъшнему, насколько это можетъ быть ему угодно, и насколько позволятъ мнѣ моп фпзическія силы, оставаясь къ тому же всегда чуждымъ всякихъ интригъ, знакомый съ однимъ пассивнымъ повиновеніемъ и дёйствуя всегда въ отношеній ихъ съ самою безкорыстною откровенностію и безъ всякой задней мысли, храня свое частное мижніе для себя и выражая его лишь тогда, когда къ тому былъ призываемъ, подчиняясь всегда, даже вопреки моему убъжденію, исполненію воли моихъ государей съ самою строгою добросовъстностію и ділая, такъ сказать, родъ рыцарства изъ того, чтобы удалось, хотя бы противно моему мнінію, то, что было мні предписано. Вотъ что мив принадлежить, и чего никто въ мірв не можеть и не будеть въ состояніи отнять у меня. Къ тому же поддержки я буду искать въ одномъ Богѣ, а Онъ, видя чистоту, вложенную Имъ въ мое сердце, и которую буду стараться сохранять, совершиль остальное, соблаговоливъ руководить меня между препятствіями, которыя я иногда встр'вчаль на пути. За то я и благодарю Его ежедневно изъ глубины сердца и отъ всей души. Очень многіе не поймутъ меня, дорогой и почтенный наставникъ; это ихъ дъло, они не имъли, какъ я, счастія служить императору брату, императору другу, товарищу, и императору благод телю, и питать къ нему тѣ чувства, которыя меня воодушевляли, и которыя онъ, въ свою очередь, питалъ по отношению ко миж. Но довольно объ этомъ предметф.

«Пожеланія ваши для блага нашей страны, съ которыми вы ко мнѣ обращаетесь, не могутъ быть приняты мною иначе, какъ съ живѣйшею признательностію. Смѣю надѣяться, что они также были бы приняты и всякимъ изъ моихъ соотчичей. Да будетъ счастлива дорогая и великая Россія, да не увидитъ она болѣе печальныхъ и гнусныхъ сценъ, да

будеть она велика не только своимъ пространствомъ, но и истинными чувствами чести, которыя должны ее поддерживать и внушать къ ней уваженіе, ибо безъ этого сила ея не была бы прочна. Здѣсь я говорю, какъ русскій, дорогой наставникъ, а не какъ представитель ея, коимъ я никогда не быль, и такъ какъ вы говорите мнѣ, что привыкли выражать ваши пожеланія нашему безсмертному императору въ свое время, прося меня принять ихъ его именемъ, мнѣ невозможно съ этимъ согласиться, не погрѣшивъ противъ него, но я могу развѣ принять ихъ единственно, какъ туземецъ страны, и въ такомъ качествѣ пріемлю ихъ отъ всего сердца и всей души» 18.

Въ этихъ немногихъ строкахъ всецѣло обрисовалась вся личность цесаревича, съ присущимъ ей внутреннимъ міросозерцаніемъ, въ томъ самомъ видѣ, какъ она выработалась путемъ тяжелаго жизненнаго опыта, и какою она уже непзиѣнно оставалась до самой кончины великаго князя.

Послѣ отъѣзда цесаревича изъ Москвы начались въ столицѣ празднества и увеселенія, продолжавшіяся до 30-го сентября, когда императоръ Николай направился обратно въ Петербургъ.

По свидѣтельству генералъ-адъютанта Бенкендорфа, «всѣ оживились; веселость снова вступила въ свои права и вознаграждаетъ себя за годы, утраченные для ея культа. Молодежь снова принимается за танцы и уже значительно менѣе занимается устройствомъ государства, политикою обонхъ полушарій и мистическими бреднями» <sup>19</sup>.

Такимъ образомъ тревоги и опасности, ознаменовавшія эпоху восшествія на престоль, понемногу забывались среди оживленія, вызваннаго коронаціонными празднествами. Балы, данные маршаломъ Мармономъ и герцогомъ Девонширскимъ, отличались необыкновеннымъ великолѣпіемъ; но балы у князя Николая Борисовича Юсупова и у камеръфрейлины графини Анны Алексѣевны Орловой-Чесменской одержали верхъ изяществомъ помѣщенія и роскошью 20. Государь, присутствуя на всѣхъ празднествахъ и балахъ, тѣмъ не менѣе продолжалъ работать попрежнему, съ обычною дѣятельностію 21. Онъ, сверхъ того, ревностно посѣщалъ разныя учрежденія столицы и отдавалъ приказанія о введеніи необходимыхъ улучшеній, присутствуя вмѣстѣ съ тѣмъ каждое утро у развода, привлекавшаго несмѣтныя толпы народа. Государь успѣлъ даже посѣтить Тулу, гдѣ осматривалъ, 21-го сентября, оружейный заводъ.

Празднества закончились 23-го сентября блистательнымъ фейерверкомъ. Одинъ заключительный букетъ состоялъ изъ 140.000 ракетъ, къ которому присоединился грохотъ изъ 100 пушекъ. Изъ декорацій этого фейерверка обращали на себя вниманіе тріумфальныя врата съ надшисью: «Успоконтелю отечества Николаю Первому».



Въъздъ императора Николая Павловича и императрицы Александры Өеодоровны въ Москву.

(Съ литографіи того времени).

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ

#### III.

Событія 14-го декабря застали Пушкина въ селѣ Михайловскомъ, гдѣ онъ быль водворенъ по распоряженію правительства съ 9-го (21-го) августа 1824 года.

Поводомъ къ этой суровой мѣрѣ, принятой еще въ александровское царствованіе, послужило слѣдующее обстоятельство. Пушкинъ имѣлъ неосторожность написать изъ Одессы шуточное письмо одному пріятелю въ Москву, въ которомъ говориль, что беретъ уроки чистаго афеизма у какого-то англичанина, названнаго имъ единственнымъ умнымъ афеемъ, котораго имѣлъ случай встрѣтить. Къ этимъ строкамъ Пушкинъ прибавилъ еще заключеніе: «Система не столь утѣшительная, какъ обыкновенно думаютъ, но, къ несчастію, болѣе всего правдоподобная».

Приведенныя нами строки вздорнаго письма рѣшили судьбу поэта. Пушкинъ былъ исключенъ изъ списка чиновниковъ министерства иностранныхъ дѣлъ съ объясненіемъ, что мѣра эта вызвана его безпутствомъ (раг son inconduite), и сосланъ въ деревню, съ подчиненіемъ надзору мѣстныхъ властей.

Когда получены были въ Михайловскомъ извъстія о Петербургскомъ мятежь, Пушкинъ ръшился немедленно вытхать въ столицу, но, не дотхавь до первой станціи, возвратился въ деревню. Преданіе говорить, что разныя дурныя примъты поколебали его въ принятомъ ръшеніи. При вытздъ изъ Михайловскаго отъ встрътиль попа, а затъмъ далъе какой-то зловыщій заяць трижды перебъжаль ему дорогу и побудиль поэта отказаться отъ путешествія. Дальнъйшія же извъстія изъ Петербурга были такого свойства, что Пушкинъ замолкъ и притихъ въ Михайловскомъ.

Въ началѣ 1826 года, Пушкинъ писалъ барону Дельвигу письмо, въ которомъ сообщилъ другу о своемъ желаніи «вполнѣ и искренно примириться съ правительствомъ». Результатомъ подобнаго настроенія явилось прошеніе на высочайшее имя, которое Пушкинъ представилъ, по совѣту петербургскихъ друзей, исковскому гражданскому губернатору, барону фонъ-Адеркасу. Содержаніе этого прошенія было слѣдующее:

#### «Всемилостивѣйшій государь.

«Въ 1824 году, имѣвъ несчастіе заслужить гнѣвъ покойнаго императора легкомысленнымъ сужденіемъ касательно афеизма, изложеннымъ въ одномъ письмѣ, я былъ выключенъ изъ службы и сосланъ въ деревню, гдѣ п нахожусь подъ надзоромъ.

«Нынѣ съ надеждой на великодушіе вашего императорскаго величества, съ истиннымъ раскаяніемъ и съ твердымъ намѣреніемъ не про-

тиворѣчить моими мнѣніями общепринятому порядку (въ чемъ и готовъ обязаться подпиской и честнымъ словомъ), рѣпился я прибѣгнуть къ вашему императорскому величеству со всеподданнѣйшею моею просьбою.

«Здоровье мое, разстроенное въ первой молодости, и родъ аневризма давно уже требуютъ постояннаго лѣченія, въ чемъ и представляю свидѣтельство медиковъ: осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить позволенія ѣхать для сего или въ Москву, или въ Петербургъ, или въ чужіе края.

«Всемилостивѣйшій государь, «ваше императорское величество, «вѣрноподданный

«Александръ Пушкинъ».

Къ всеподданнъйшему письму было приложено обязательство: «Я нижеподписавшійся обязуюсь впредь ни къ какимъ тайнымъ обществамъ, подъ какимъ бы они именемъ ни существовали, не принадлежать; свидътельствую при семъ, что я ни къ какому тайному обществу таковому не принадлежалъ и не принадлежу и никогда не зналъ о нихъ. 10-го класса Александръ Пушкинъ. 11-го мая 1826 года».

Послѣ коронованія генераль-адъютанту барону Дибичу сообщено было 28-го августа для исполненія нижеслѣдующее высочайшее повелѣніе: «Пушкина призвать сюда. Для сопровожденія его командировать фельдъегеря. Пушкину позволяется ѣхать въ своемъ экипажѣ свободно, подъ надзоромъ фельдъегеря, не въ видѣ арестанта. Пушкину прибыть прямо ко мнѣ. Писать о семъ псковскому гражданскому губернатору».

4-го сентября, Пушкинъ въ сопровожденіи фельдъегеря выёхаль изъ Пскова и 8-го (20-го) сентября прибылъ въ Москву, прямо въ канцелярію дежурнаго генерала Потапова. По извѣщеніи о томъ барона Дибича, повелѣно было привезти Пушкина въ Чудовъ дворецъ. Здѣсь поэтъ былъ тотчасъ представленъ императору Николаю въ дорожномъ костюмѣ, какъ былъ, не совсѣмъ обогрѣвшійся, усталый и даже не совсѣмъ здоровый. Съ этой минуты Пушкинъ снова пріобрѣлъ утраченную имъ съ 1824 года свободу. Вѣстъ объ этомъ быстро разнеслась среди московскаго общества, и, какъ пишетъ П. Анненковъ, въ торжествахъ, сопровождавшихъ день коронованія, она была радостно встрѣчена публикой, особенно литературно образованной 22.

Императоръ Николай имѣлъ при этомъ свиданіи продолжительный разговоръ съ опальнымъ поэтомъ, о которомъ государь отозвался въ 1826 году Д. Н. Блудову, что Пушкинъ самый замѣчательный человѣкъ въ Россіи. Въ печати не появлялось еще до сихъ поръ описаніе разговора Пушкина съ государемъ въ полномъ объемѣ; существуютъ только отрывочныя указанія объ этомъ историческомъ свиданіи.

Въ 1848 году, императоръ Николай, бесѣдуя съ барономъ М. А. Корфомъ, сообщилъ ему о разговорѣ съ Пушкинымъ слѣдующія подробности.

«Я, — сказалъ государь, — впервые увидѣлъ Пушкина послѣ моей коронаціи, когда его привезли изъ заключенія ко мнѣ въ Москву совсѣмъ больного. — Что сдѣлали бы вы, если бы 14-го декабря были въ Петербургѣ? — спросилъ я его между прочимъ.

« — Сталъ бы въ ряды мятежниковъ, — отвечалъ онъ.

«На вопросъ мой, перемѣнился ли его образъ мыслей, и даетъ ли онъ мнѣ слово думать и дѣйствовать иначе, если я пущу его на волю, онъ наговорилъ мнѣ пропасть комплиментовъ на счетъ 14-го декабря, но очень долго колебался прямымъ отвѣтомъ и только послѣ длиннаго молчанія протянулъ руку съ обѣщаніемъ сдѣлаться другимъ».

По словамъ Пушкина, государь между прочимъ сказалъ поэту:

— «Довольно ты подурачился, над'єюсь, теперь будеть разсудителенъ, и мы бол'є ссориться не будемъ. Ты будеть присылать ко мн'є все, что сочинить; отнын'є я самъ буду твоимъ цензоромъ».

Вспоминая впослѣдствіи московскую аудіенцію 1826 года, Пушкинъ признавался А. О. Смирновой, что онъ думаетъ, что Петръ Великій вдохновилъ тогда государя, прибавивъ: «мнѣ кажется, что мертвые могутъ внушать мысли живымъ».

Эти слова Пушкина, свидѣтельствующія о его мистическомъ настроеніи, можно объяснить тѣмъ, что императоръ Николай былъ восторженнымъ поклонникомъ Петра Великаго, и Пушкинъ, въ свою очередь, также преклонялся передъ личностью великаго преобразователя; въ своемъ воображеніи поэтъ сближалъ Петра и Николая и подъ впечатлѣніемъ этого настроенія написаль, какъ говорять, въ присутствіи государя въ его кабинетѣ импровизацію, которая могла быть названа: «Петръ Великій и Николай І-й», но вошла въ сочиненія Пушкина подъ заглавіемъ: «Стансы», которые явились такимъ образомъ поэтическимъ комментаріемъ этого достопамятнаго свиданія <sup>23</sup>.

Изъ разговора императора Николая съ Пушкинымъ мы уже видѣли, что государь принялъ на себя обязанности цензора поэта, прославившаго наступившее новое царствованіе, на которое возлагали тогда великія надежды многіе изъ писателей и ученыхъ, потериѣвшихъ въ концѣ правленія Александра Павловича за свободу мысли и слова. Генералъадъютантъ Бенкендорфъ не замедлилъ сообщить Пушкину, 30-го сентября 1826 года, высочайшую волю: «Сочиненій вашихъ никто разсматривать не будетъ; на нихъ нѣтъ никакой цензуры. Государь императоръ самъ будетъ первымъ цѣнителемъ произведеній вашихъ и цензоромъ».

Пушкинъ по этому случаю съ восторгомъ увѣдомилъ Н. М. Языкова, 9-го ноября 1826 года: «Царь освободилъ меня отъ цензуры. Онъ самъ — мой цензоръ. Выгода, конечно, необъятная».

Обращаясь къ «друзьямъ», поэтъ писалъ:

Въ изгнанъв жизнь моя текла, Влачилъ я съ мильми разлуку, Но онъ мнв царственную руку Простеръ,— и съ вами снова я. Во мнв почтилъ онъ вдохновенье, Освободилъ онъ мысль мою.

Столь радостное настроеніе поэта не могло, однако, долго продлиться; вскор' возникли недоразум' и наступило н' которое разочарованіе. По словамъ Сухомлинова, Пушкинъ не могъ непосредственно обращаться къ своему высокому критику и цензору: «Нензбъжнымъ посредникомъ оставался постоянно генералъ-адъютанть Бенкендорфъ, шефъ жандармовъ и главный начальникъ грознаго некогда Третьяго Отделенія собственной его величества канцеляріи. Александръ Христофоровичъ Бенкендорфъ, по отзыву его современниковъ, былъ человѣкъ добрый, но совершенно равнодушный къ просвѣщенію и не питавшій ни малѣйшаго сочувствія къ литературъ. При кажущейся мягкости пріемовъ онъ относился въ сущности весьма жестко и недоброжелательно къ литературному міру, не щадя и цензурнаго в'йдомства. Истинный представитель «желизнаго въка», по выраженію Пушкина, полагавшій, что усердіе и безусловная покорность несравненно выше всёхъ добродётелей и талантовъ, Бенкендорфъ питалъ инстинктивное отвращение ко всякаго рода свобод'в, и всего пуще — къ свобод'в мысли и слова. Легко представить себѣ, какія отношенія образовались между человѣкомъ такого склада понятій и поэтомъ, который «свободу см'єлую избраль себ'є въ законъ» и славу свою полагаль въ томъ, что и «въ жестокій вѣкъ возславилъ онъ свободу». Бенкендорфъ увърялъ Пушкина, что относится къ нему по-отечески, будучи приставленъ къ нему для того, чтобы руководить его своими совътами, не какъ шефъ жандармовъ, а какъ лицо, облеченное особымъ довърјемъ государя. Но Пушкинъ никакъ не могъ пріучить себя къ сыновней почтительности, да и переписка съ Бенкендорфомъ, надо правду сказать, была плохою школою въ этомъ отношеніи» 24.

A. О. Смирнова остроумно замѣчаеть о Бенкендорфѣ въ своихъ запискахъ <sup>25</sup>: «Мнѣ кажется, что ему хотѣлось бы совсѣмъ упразднить русскую литературу, онъ считаеть себя sehr gebildet. (Je crois qu'il voudrait supprimer la littérature russe et il se croit sehr gebildet)».

30-го сентября 1826 года, Бенкендорфъ писалъ Пушкину: «Его величество совершенно остается увъреннымъ, что вы употребите отличныя способности ваши на переданіе потомству славы нашего отечества, предавъ вмъстъ и безсмертію имя ваше. Въ сей увъренности его императорскому величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметами о воспитаніи юношества. Вы можете употребить весь досугъ; вамъ предоставляется совершенная и полная свобода, когда и какъ представить ваши мысли и соображенія. И предметъ сей долженъ представить вамъ тъмъ обширнъйшій кругъ, что на опытъ видъли совершенно всъ пагубныя послъдствія ложной системы воспитанія».

Пушкинъ не отвѣчалъ на это письмо, но послѣ вторичнаго напоминанія взялся за перо и представилъ записку подъ заглавіемъ: «О народномъ воспитаніи».

При оцѣнкѣ этого труда, или, точнѣе, этихъ набросковъ, шишетъ Сухомлиновъ, — не следуетъ забывать, что авторъ взялся за перо не по собственной воль, а по приказу, и самъ вполнь сознаваль свою неподготовленность къ рѣшенію предложенной ему задачи. Несмотря на то, что ему прямо указано было, въ какомъ духѣ и направленіи должно писать, Пушкинъ умёлъ сохранить свою самостоятельность и написаль въ сущности совсѣмъ не то, что требовалось, и чего ожидали. Основная мысль Пушкина заключается въ томъ, что просвѣщеніе можетъ удалить поводы къ общественнымъ волненіямъ и смутамъ. Съ развитіемъ просвіщенія поднимается и нравственный уровень общества: просв'ящение действуеть благотворно не только на умы, но и на нравы людей. Чёмъ менёе путей открыто для просвёщенія, чёмъ менёе свободы предоставлено литературъ, тъмъ труднъе достигается благая цъль. Упоминая о политическихъ заговорахъ и тайныхъ обществахъ, Пушкинъ указываеть на то обстоятельство, что «рукописные пасквили на правительство» и другія возмутительныя вещи размножились именно тогда, когда литература была подавлена самою своенравною цензурою».

Въ письмѣ отъ 23-го декабря 1826 года, Бенкендорфъ сообщилъ Пушкину, что государь прочелъ съ удовольствіемъ его записку, но прибавилъ: «Нравственность, прилежное служеніе, усердіе, предпочесть должно просвѣщенію неопытному, безнравственному и безполезному. На сихъ-то началахъ должно быть основано благонаправленное воспитаніе. Впрочемъ, разсужденія ваши заключаютъ въ себѣ много полезныхъ истинъ».

Въ отвѣтъ на полученное внушеніе, что усердіе важнѣе просвѣщенія, Пушкинъ послалъ Бенкендорфу стихотвореніе, въ которомъ говоритъ, что только рабъ или льстецъ можетъ внушать государю, что «просвѣщенья плодъ — развратъ и нѣкій духъ мятежный»; подобные навѣты на просвѣщеніе лишь «горе на царя накличутъ».

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

Практическимъ плодомъ сношеній Пушкина съ шефомъ жандармовъ явилось наконецъ высочайшее разрѣшеніе, сообщенное поэту 28-го апрѣля 1830 года, напечатать трагедію «Борисъ Годуновъ» подъ отвѣтственностью автора (sous votre propre responsabilité). По напечатаніи драмы Пушкинъ получилъ 9-го января 1831 года увѣдомленіе отъ Бенкен-



Великій князь Константинъ Павловичъ. (Съ гравированнаго портрета Карделли).

дорфа, что государь прочель сочинение «Борисъ Годуновъ» съ особымъ удовольствиемъ.

Пушкинъ отвѣчалъ Бенкендорфу письмомъ отъ 18-го января 1831 года: «Съ чувствомъ глубочайшей благодарности удостоился я получить благосклонный отзывъ государя императора о моей исторической драмѣ. Писанный въ минувшее царствованіе, «Борисъ Годуновъ» обязанъ своимъ появленіемъ не только частному покровительству, которымъ удостоилъменя государь, но и свободѣ, смѣло дарованной монархомъ писателямъ

русскимъ въ такое время и въ такихъ обстоятельствахъ, когда всякое другое правительство старалось бы стѣснить и оковать книгопечатаніе  $^{26}$ .

Въ Москвѣ въ 1826 году рѣшилась судьба другого русскаго поэта Полежаева, но въ менѣе благопріятномъ смыслѣ.

Полежаевъ быль тогда студентомъ Московскаго университета и обратилъ на себя вниманіе полиціи поэмой «Сашка», списки которой ходили по рукамъ. Авторъ былъ привезенъ во дворецъ, по требованію императора, который приказалъ ему прочесть поэму въ своемъ присутствіи и министра народнаго просвъщенія; государь хотѣлъ показать Шишкову образчикъ университетскаго воспитанія, и чему учатся молодые люди.

— «Что скажете? — спросиль Николай Павловичь по окончании чтенія. —Я положу предёль этому разврату, это все еще слёды.... послёдніе остатки.... Я ихъ искореню!»

Полежаеву государь сказаль: «Я тебѣ даю военной службой средство очиститься. Отъ тебя зависить твоя судьба»,—и, поцѣловавъ его въ лобъ, отпустиль <sup>27</sup>.

4-го августа 1826 года, юный поэтъ уже былъ зачисленъ унтеръофицеромъ въ Бутырскій пѣхотный полкъ.

#### IV.

Въ то время, когда Москва готовилась къ коронаціоннымъ торжествамъ, императоръ Николай озабоченъ былъ новыми и совсѣмъ для него неожиданными происшествіями, случившимися на отдаленныхъ окраинахъ имперіи; получены были извѣстія о вторженіи персіянъ въ наши предѣлы. «Cette malheureuse affaire m'est insupportable, comme un pénible hors d'oeuvre»,—писалъ государь къ цесаревичу 28. По мѣрѣ полученія тревожныхъ донесеній изъ Тифлиса, неудовольствіе и недовѣріе государя противъ Ермолова возрастали, можно сказать, съ каждымъ днемъ и часомъ.

Впрочемъ, здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что нерасположеніе императора Николая къ Ермолову началось уже прежде. Ранѣе было упомянуто, что еще въ день своего воцаренія, 12-го (24-го) декабря 1826 года, Николай Павловичъ писалъ генералъ-адъютанту, барону Дибичу, что не будетъ спокоенъ, пока не получитъ присяги Ермолова и кавказскихъ войскъ, присовокупивъ роковыя для Алексѣя Петровича слова: «я виноватъ, ему менѣе всѣхъ вѣрю». Вообще въ Петербургѣ были недовольны Ермоловымъ. «Въ военномъ кругу говорили, что онъ распустилъ войска, что въ нихъ нѣтъ порядка, знанія службы, выправки, нѣтъ даже дисциплины, что и одѣты они не по формѣ и съ виду не походятъ на солдатъ. Въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ упрекали

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

его въ крайне жестокихъ мѣрахъ съ персіянами, а равно и съ владѣтелями покоренныхъ народовъ. Приписывали ему планы, которыхъ онъ никогда не имѣлъ. Наконецъ, упрекали его въ томъ, что онъ не принялъ никакихъ мѣръ на гранпцахъ, не успѣлъ соедпнить разбросанныхъ постовъ, не усилилъ гарнизоновъ въ пограничныхъ крѣпостцахъ» <sup>29</sup>.



Маршалъ Мармонъ. (Съ гравированнаго портрета Калена).

Замѣтимъ здѣсь еще, что вскорѣ послѣ междуцарствія распространились самые нелѣпые слухи относительно генерала Ермолова, что корпусъ его не присягалъ, какъ равно и вся Грузія; затѣмъ, что будто самъ Ермоловъ объявилъ себя независимымъ, что онъ якобы самопроизвольно удержалъ у себя курьеровъ и фельдъегерей, присланныхъ изъ Петербурга, и что ни одинъ оттуда назадъ не возвращался.

Въ связи съ подобными нелѣпостями разсказывали также, какъ повѣствуютъ секретныя донесенія того времени, будто бы государь послѣ происшествія 14-го декабря просилъ прусскаго короля послать къ нему свою армію для усмиренія возмутившихся его войскъ: «посему король посылаеть въ Россію пятидесяти-тысячный корпусъ прусскихъ войскъ, но идутъ ли сіи войска или нѣтъ, о томъ ничего не слышно».

Наконецъ, дошло до того, что даже барону Дибичу пришлось защищать Ермолова отъ взводимыхъ на него напрасныхъ подозрѣній и 22-го декабря писать изъ Таганрога: «Насчетъ кавказскаго корпуса я долженъ сказать, что по всёмъ свёдёніямъ, кои доходили къ намъ до сего времени, я не могу предполагать отъ командира онаго и малъйшаго отклоненія отъ пути закона и ув'вренъ по изв'єстной его способности, что также и не допустить зломыслящихъ до какого либо предпріятія. Изъ словеснаго объясненія графа Витта знаю я, что зломыслящіе, выхваляя прежде генерала Ермолова при всякомъ случав, весьма охладели насчеть его въ последние года, что по некоторымъ вероятностямъ даетъ заключеніе, что они не нашли въ немъ желаемаго. Я посему опасаюсь, что посылка кого либо изъ флигель-адъютантовъ могла бы возродить подозр'яніе въ такомъ челов'як'я, который д'яйствуеть въ хорошемъ смыслѣ и по уму своему можетъ навѣрное проникнуть всякій предлогъ, и по извъстному честолюбію его даже могла бы возродить въ немъ другія мысли».

Тѣмъ не менѣе, несмотря на защиту, оказанную Ермолову со стороны начальника главнаго штаба, извѣстныя впечатлѣнія вызваны были тамъ, гдѣ слѣдуетъ, и ко всѣмъ дѣйствіямъ кавказскаго начальства начали относиться съ предвзятою критикою.

По мѣрѣ того, какъ запутывались дѣла въ Грузіи, императоръ Николай Павловичъ сталь помышлять, если не о замѣнѣ Ермолова другимъ лицомъ, то, по крайней мѣрѣ, о необходимости имѣтъ теперь же на Кавказѣ человѣка, которому онъ могъ бы вполнѣ довѣрять; его мысли остановились на своемъ бывшемъ отцѣ-командирѣ, генералъадъютантѣ Паскевичѣ. «У меня не было людей преданныхъ»,— признавался въ 1851 году императоръ Николай Ивану Өедоровичу Паскевичу, тогда уже преобразившемуся въ фельдмаршала и князя Варшавскаго. «Дѣла на Востокѣ требовали назначенія туда человѣка твоего ума, твоихъ военныхъ способностей, твоей воли! Я остановился на тебѣ, само Провидѣніе мнѣ указало на тебя» <sup>30</sup>.

— «Этого и уважаю, какъ только сынъ можетъ уважать отца», — сказалъ императоръ Николай, въ началѣ 1831 года, де-Санглену, упоминая въ разговорѣ о Паскевичѣ.

Новое назначеніе, полученное генераль-адъютантомъ Паскевичемъ въ 1826 году, состоялось сл'ядующимъ образомъ.

Въ числѣ лицъ, приглашенныхъ по случаю коронаціи въ Москву, находился также командиръ 1-го пѣхотнаго корпуса, генералъ-адъютантъ, генералъ-лейтенантъ Паскевичъ.

«За нѣсколько дней до коронаціи получиль я вечеромь записку отъ генералъ-адъютанта барона Дибича, — пишетъ Паскевичъ въ своихъ запискахъ. — Онъ увъдомлялъ меня, что государь императоръ приказаль миж быть у него на другой день, и просиль, если угодно, зайти предварительно къ нему. Не зная, зачёмъ требовалъ меня государь, я иду къ Дибичу, который говорить мий: «Государь получиль отъ главнокомандующаго кавказскимъ корпусомъ, генерала Ермолова, донесеніе, что персіяне вторгнулись въ наши закавказскія провинцін, заняли Ленкорань и Карабагь и идуть далье съ 60.000 войскъ регулярныхъ и 60.000 иррегулярныхъ, имъя около 80-ти запряженныхъ орудій, что у него ніть достаточных силь противопоставить персіянамь, и что онъ не ручается за сохранение края, если ему не пришлють въ подкрупленіе двухъ пухотныхъ и одной кавалерійской дивизіи. Государь желаетъ, — сказалъ мив Дибичъ, — чтобы вы вхали на Кавказъ командовать войсками. Сила персіянъ должна быть преувеличена, и его величество послѣ такого донесенія не вѣритъ Ермолову». При этомъ Дибичь присовокупиль, что и покойный императорь Александрь Павловичь быль недоволень Ермоловымь и хотёль отозвать и назначить на его м'єсто Рудзевича, ибо поступки Ермолова самоуправные, войска же распущены, въ дурномъ состоянін, дисциплина потеряна, воровство необыкновенное, люди нѣсколько лѣтъ не удовлетворены и во всемъ нуждаются, матеріальная часть въ запущеній и проч., что, наконецъ, онъ дъйствительно не можетъ тамъ оставаться.

«Я отвѣчалъ Дибичу: какъ я поѣду на Кавказъ и что буду дѣлать, когда тамъ Ермоловъ? Въ чемъ могу помочь дурному положенію дѣлъ, если тамъ нѣтъ силъ? Да, зная тамошній климатъ по примѣру Молдавіи и Валахіи, гдѣ я былъ пять лѣтъ, думаю, что его не выдержу.

«Мы говорили съ Дибичемъ еще разъ, на другой день рано утромъ, до представленія моего государю. Я повториль ему, что, кромѣ болѣзни, я встрѣчу другія важнѣйшія затрудненія: я знаю Ермолова; онъ мнѣ не дасть и роты въ команду. Дибичь отвѣчаль, что будетъ данъ приказъ о назначеніи моемъ командовать подъ начальствомъ Ермолова войсками въ Грузіи; я прибавиль: и на линіи, ибо, судя о положеніи дѣлъ по описанію Ермолова, весьма можетъ быть, что онъ очистиль уже Грузію, и я найду его уже на линіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ я сказаль, что если я поѣду, то необходимо, чтобы безъ меня не дѣлалось ни гражданскихъ распоряженій, ни дипломатическихъ. Дибичъ согласился и прибавиль, что онъ не полагаль, да и быть не можетъ иначе. Я повториль ему, что я не желаль бы ѣхать, ибо всѣ эти затрудненія слишкомъ велики, и наконецъ спросиль: что мнѣ дѣлать, если я найду всѣ имъ мнѣ разсказанные громадные безпорядки? Дибичъ отвѣчаль, что не знаетъ и спроситъ приказанія государя. Впрочемъ вы сами его увидите,—прибавиль Дибичъ.

«Являюсь къ государю. Онъ приняль меня въ кабинетѣ, наединѣ.

«—Я знаю,—говорить мив его величество,—что ты не хочешь вхать на Кавказь; мив Дибичь все разсказаль. Но я тебя прошу, сдвлай это для меня.

«Когда повториль я тѣ причины, о которыхъ сказаль Дибичу, и добавиль къ тому, что я буду въ подчинении у Ермолова и потому никакого распоряжения сдѣлать и отвѣчать за исполнение его не могу, тогда государь началь говорить такъ:

«— Неужели я такъ несчастливъ, что едва я только коронуюсь, и даже персіяне уже взяли нѣсколько нашихъ провинцій; неужели въ Россіи нѣтъ людей, которые бы могли сохранить ея достоинство? Я тебя прошу, поѣзжай, для меня и для Россіи. Видишь ли ты, — около меня 40 генераловъ, и покажи мнѣ хоть одного, которому я могъ бы довѣрить это порученіе, на кого бы я могъ вполнѣ положиться. Я знаю, ты любилъ моего брата, тѣнь его между нами; и онъ проситъ тебя ѣхать. Ты говоришь о затрудненіяхъ отъ Ермолова; все это правда, но я посылаю ему указы, чтобы онъ ничего безъ совѣщанія съ тобою не предпринималъ, никакихъ распоряженій военныхъ и по гражданской части не дѣлалъ, а тебѣ дамъ особый указъ о смѣнѣ его въ случаѣ безпорядковъ, или если бы онъ умышленно сталъ противодѣйствовать и не исполнялъ моихъ указовъ о томъ, чтобы дѣйствовать вмѣстѣ съ тобою.

«Указъ этотъ его величество написалъ собственноручно и самъ мнѣ отдалъ.

«Такимъ убѣжденіямъ не могъ я противиться и принялъ предложеніе. Дибичъ, какъ казалось, радовался, что Ермолову показано недовъріе, и при этомъ случаѣ много еще говорилъ мнѣ о его дѣйствіяхъ, разумѣется, дурныхъ» <sup>31</sup>.

Въ рескриптъ на имя генерала Ермолова отъ 11-го (23-го) августа сказано было:

«Для подробнѣйшаго изъясненія вамъ намѣреній моихъ посылаю къ вамъ генералъ-адъютанта моего Паскевича, коему сообщивъ оныя во всей подробности, увѣренъ, что вы употребите съ удовольствіемъ сего храбраго генерала, лично вамъ извѣстнаго, для приведенія оныхъ въ дѣйствіе, препоручая ему командованіе войскъ подъ главнымъ начальствомъ вашимъ».

Затёмъ, въ томъ же рескриптё государь объявлялъ Ермолову, что «твердое мое есть намёреніе наказать персіянъ въ собственной ихъ землё за наглое нарушеніе мира», для чего повелёно было 20-й пёхотной дивизіи итти на усиленіе кавказскихъ войскъ.

Въ другомъ рескриптѣ, помѣченномъ днемъ раньше (10-го августа 1826 года), императоръ Николай отзывается о Наскевичѣ, какъ о своемъ бывшемъ начальникѣ, который пользуется «всею моею довѣренно-

стію», и по поводу прієзда его въ Тифлисъ высказываетъ Ермолову тѣ же мысли, какъ и въ рескриптѣ отъ 11-го августа. «Онъ лично можетъ вамъ объяснить все,—пишетъ государъ,—что по краткости времени и по безызвѣстности не могу я вамъ письменно приказать. Назначивъ его командующимъ подъвами войсками, далъ я вамъ отличнѣйшаго



Графъ Карлъ Васильевичъ Нессельроде. (Съ гравпрованнаго портрета Гоффмейстера).

сотрудника, который выполнить всегда всё ему дёлаемыя порученія съ должнымъ усердіемъ и понятливостію. Я желаю, чтобы онъ, съ вашего разрёшенія, сообщалъ мнё все, что отъ васъ поручено будетъ давать знать, что и прошу дёлать, какъ наичаще. Засимъ прощайте, Богъ съ вами! Ожидаю съ нетерпёніемъ дальнёйшихъ извёстій и, съ помощію Божіею, успёховъ» 32.

Распоряженія, указанныя въ приведенныхъ здѣсь рескриптахъ, создавали на Кавказѣ вполнѣ неестественное положеніе. Паскевичу предстояло наказать персіянъ въ собственной ихъ землѣ за наглое нарушеніе мира, а Ермолову оставалось только охранять Кавказъ отъ внутреннихъ безпорядковъ и снабжать Паскевича для веденія войны находящимися въ его распоряженіи средствами. Трудно уяснить себѣ, почему императоръ Николай остановился на полумѣрѣ и не предпочелъ сразу замѣнить Ермолова своимъ довѣреннымъ отцомъ-командиромъ, видимо, предпочитая дѣйствовать какъ бы окольнымъ путемъ.

Біографъ князя Варшавскаго по этому поводу пишетъ: «Паскевичъ безъ определенной власти, какъ подчиненный Ермолова, долженъ былъ въ порядкъ службы исполнять его приказанія, а Ермоловъ обязанъ быль получать отъ Паскевича «изъясненіе высочайшихъ намфреній и повельній». Но такъ какъ государь поручаль Паскевичу «наказаніе персіянъ», а въ этомъ отношеніи приказанія Ермолова могли не согласоваться ни съ высочайшими намфреніями, ни съ возложенною лично на Паскевича отвътственностью, то «главное начальство» Ермолова въ дъйствительности могло послужить только поводомъ къ постояннымъ между ними столкновеніямъ. Государь въ данномъ случав такъ очевидно отступаль оть обязательныхь отношеній подчиненнаго къ начальнику, такъ явно нарушалъ всегда имъ же тщательно охраняемый законный порядокъ службы, что нельзя было не предположить здёсь впередъ обдуманнаго плана и подготовленнаго исхода созданной его волею неестественности въ порядкъ служебной подчиненности... Въ крайнемъ случав Паскевичъ могъ предъявить данный ему государемъ указъ о смѣнѣ Ермолова, но предъявить этотъ указъ ему было дозволено только при очевидномъ намфреніи Ермолова не исполнять высочайшихъ повельній... Можетъ быть, извыстная пылкость нрава Паскевича давала нѣкоторый поводъ предположить, что, увлекаясь минутнымъ раздраженіемъ, онъ предъявить указъ о сміні Ермолова, не иміл на то вполнѣ и опредѣлительно выясненныхъ основаній» <sup>33</sup>.

Но Паскевичь не рѣшился воспользоваться даннымь ему полномочіемъ и, по прибытін 29-го августа въ Тифлисъ, добровольно сталъ въ положеніе подчиненнаго. Что же касается Ермолова, то непрошенный новый подчиненный, генералъ-адъютантъ Паскевичъ, долженъ былъ промзвести на Алексѣя Петровича крайне тяжелое и непріятное впечатлѣніе; въ его глазахъ Паскевичъ являлся живымъ выраженіемъ недовѣрія государя. Поэтому неудивительно, что во время первыхъ же разговоровъ Ермоловъ, не скрывая чувства оскорбленнаго самолюбія, замѣтилъ Паскевичу, «что лучше у него совершенно взять команду, нежели быть въ такомъ положеніп».

Во всякомъ случав задача, которую предстояло рёшить Паскевичу, была не легкая; онъ долженъ былъ одновременно воевать съ персіянами и съ проконсуломъ въ Грузіи, какъ называлъ цесаревичъ Константинъ Павловичъ Ермолова <sup>34</sup>.

Рѣшеніе первой задачи оказалось легче второй. 13-го (25-го) сентября 1826 года, Паскевичъ одержалъ подъ Елисаветполемъ побѣду надъ персидскими войсками, предводительствуемыми Аббасъ-Мирзою. Осада же Ермолова продолжалась шесть съ половиною мѣсяцевъ, когда наконецъ, указомъ 12-го (24-го) марта 1827 года, Паскевичъ окончательно водворенъ былъ на мѣсто опальнаго проконсула.

Извѣстіе объ Елисаветпольской побѣдѣ императоръ Николай получиль еще во время пребыванія въ Москвѣ; это была первая побѣда, ознаменовавшая новое царствованіе. Обрадованный успѣхомъ, одержаннымъ надъ вѣроломнымъ врагомъ, государь наградилъ Паскевича шпагой, украшенной алмазами, съ надписью: «За пораженіе персіянъ при Елисаветполѣ».

Сверхъ офиціальнаго рескрипта, императоръ Николай написалъ еще побѣдителю, 28-го сентября, изъ Москвы частное и дружеское письмо, написанное подъ первымъ впечатлѣніемъ полученныхъ донесеній, которое приведемъ здѣсь дословно, какъ документъ, служащій отправной точкой тѣхъ исключительныхъ отношеній, которыя установились съ этого времени между государемъ и его отцомъкомандиромъ, въ продолженіе послѣдующихъ затѣмъ двадцати девяти лѣтъ.

«Получивъ отъ васъ изв'ястіе объ одержанной вами поб'яд'я, первой въ мое царствованіе, и пріемля оную, какъ знакъ видимой благодати Божіей на насъ, мн'є душевно пріятно, любезный мой Иванъ Оедоровичъ, старый мой командиръ, что предсказаніе мое при прощаніи сбылось; не менфе того, я увфрень, что если бы не ваши стараніе и умфніе, такихъ последствій не было бъ, и, зная это, послаль я васъ. Теперь надо не довольствоваться симъ добрымъ началомъ; когда можно, и первыя подкрышенія подоспыють, итти должно, pour rendre la visite; свёдёнія, которыя князь Меншиковъ доставиль намъ объ Эривани, доказывають, что надо ожидать въ Эривани главнаго сопротивленія, и что безъ осады не обойдется, потому должно къ тому приготовиться; я писаль къ генералу Ермолову, что я считаю возможнымъ взять крѣпостныя орудія изъ ближнихъ кріпостей; минеръ я высылаю ціжоторое число отсюда; но все сіе требуетъ время. Рашить должно, можно ли войти въ Персію и, дойдя до Аракса, блокировать Эривань до прибытія осадныхъ принадлежностей; во всякомъ случав, желательно не давать персіянамъ опомниться; стало, чёмъ скоре появимся мы у нихъ, твиъ считаю лучше.

«Я жду списки отъ васъ представляемыхъ къ наградамъ; невольно вспоминаю Вильну, и какъ мы оба, лежа на брюхв на столахъ, воевали, спорили до слезъ! Вотъ судьба!

«Прощайте, любезный Иванъ Өедоровичъ; моя благодарность и дружба вамъ навсегда принадлежатъ.

«Искренно вамъ доброжелательный

«Николай» 35.

Приведемъ въ заключеніе нѣсколько строкъ изъ записокъ одного изъ самыхъ ярыхъ противниковъ Ермолова: генералъ-адъютанта А. Х. Бенкендорфа; по этому отзыву можно судить о томъ, какимъ образомъ въ то время въ извѣстныхъ сферахъ разсуждали о проконсулѣ въ Грузіи.

«Генераль Ермоловь, десять лёть начальствовавшій Кавказомь, пишетъ Бенкендорфъ, — давно предсказывавшій войну съ Персіей, снабженный постепенно по его требованіямъ всёми средствами къ защите края, наконецъ имфвшій въ своемъ распоряженіи вдвое болфе войскъ, чъмъ его предмъстникъ, — генералъ Ермоловъ, несмотря на все это, быль застигнуть врасплохъ. Крѣпости нуждались и въ жизненныхъ и въ боевыхъ припасахъ; начальникамъ не были даны инструкціи и не были назначены сборные пункты; словомь онъ десять лѣтъ управлялъ краемъ со всёмъ самовластіемъ и непредусмотрительностію турецкаго паши! Въ его донесении государю о въроломномъ вторженіи персіянъ явно отозвались нерѣшительность и малодушіе, и онъ до того растерялся, что предсказываль даже могущую открыться необходимость очистить Грузію и столицу ея, Тифлисъ, уступить персіянамъ. Въ то же время онъ просилъ прислать генерала, которому могъ бы поручить начальствование частію войскъ, считая себя слишкомъ занятымъ, чтобы лично распоряжаться военными действіями, и представляя положеніе края уже почти въ совершенно отчаянномъ видъ. Между твиъ этотъ же Ермоловъ, котораго репутація была плодомъ частію собственной его хвастливости, постоянно критиковаль образь действія своихъ предшественниковъ, объщалъ золотыя горы и, вмъсто того, возстановиль только противь насъ всё соседственныя племена строгостію и заносчивостію, прямо противоположными наказамъ, которыми всегда руководствовались въ сношеніяхъ съ ними наши главноуправляющіе въ этомъ краѣ».

Отзывы о Ермоловъ, встръчающіеся въ перепискъ А. Х. Бенкендорфа, отличаются еще большею ръзкостью. Такъ, напримъръ, въ письмъ къ графу М. С. Воронцову отъ 17-го января 1827 года Бенкендорфъ съ радостью восклицаетъ: «Вотъ онъ, этотъ великій патріотъ, который

въ которыхъ представлено въ истинномъ видѣ тогдашнее состояніе Россіи! Сколько сдѣлано было вѣрныхъ изображеній хаотическаго безпорядка и въ законодательствѣ, и въ администраціи! Сколько высказано было уроковъ для уврачеванія тяжкихъ язвъ, снѣдавшихъ Россію, — уничтоженіемъ крѣпостного рабства цѣлой трети ея народонаселенія, винныхъ откуповъ. Всѣ эти горькія истины и многія другія откровенно и добросовѣстно высказаны были подсудимыми. Долгое время думали, что императоръ Николай не обратилъ на эти заявленія никакого вниманія; однако же оказывается, что строгіе критики ошиблись въ своихъ заключеніяхъ. Всѣ заявленія подсудимыхъ въ упомянутомъ смыслѣ не прошли безслѣдно.

По возвращеніи въ Петербургъ послѣ коронаціи, императоръ Николай повелѣлъ передать Боровкову мнѣнія, высказанныя декабристами по поводу внутренняго состоянія государства въ царствованіе императора Александра, съ тѣмъ, чтобы составить изъ нихъ особую записку. Бывшій правитель дѣлъ комитета приступилъ къ этой работѣ и составилъ сводъ мнѣній въ систематическомъ порядкѣ, откинувъ только, какъ онъ пишетъ, повторенія и пустословіе; «но мысли даже въ способѣ изложенія оставилъ я по возможности безъ перемѣны. Сводъ главнѣйше извлеченъ изъ отвѣтовъ Батенкова, Штейнгеля, Александра Бестужева и Переца». Записка Боровкова была представлена императору Николаю 6-го (18-го) февраля 1827 года 37. Государь, оставивъ у себя записку, передалъ одну копію цесаревичу Константину Павловичу, а другую графу Кочубею.

«Государь, — сказаль графъ Кочубей Боровкову, — часто просматриваеть вашь любопытный сводъ и черпаеть изъ него много дѣльнаго; да и я часто къ нему прибѣгаю. Вы хорошо и ясно изложили разсѣянныя идеи, кажется, добавили и своихъ свѣдѣній». «Мнѣ пріятно было, — пишетъ Боровковъ въ своихъ запискахъ, — слышать лестный отзывъ умнаго государственнаго мужа о моей работѣ, но еще пріятнѣе было видѣть проявленіе ея въ разныхъ постановленіяхъ и улучшеніяхъ, выходящихъ съ того времени».

Приведемъ здёсь изъ этой записки заключительныя слова ея:

«Кратко изображенное внутреннее состояніе государства показываеть, сколь въ затруднительныхъ обстоятельствахъ воспріяль скипетръ нынѣ царствующій императорь, и сколь великія трудности предлежатъ къ преодолѣнію. Надобно даровать ясные положительные законы, водворить правосудіе учрежденіемъ кратчайшаго судопроизводства, возвысить нравственное образованіе духовенства, подкрѣпить дворянство, упавшее и совершенно разоренное займами въ кредитныхъ учрежденіяхъ, воскресить торговлю и промышленность незыблемыми уставами, направить просвѣщеніе юношества сообразно каждому состоянію, улуч-

шить положеніе земледѣльцевъ, уничтожить унизительную продажу людей, воскресить флотъ, поощрить частныхъ людей къ мореилаванію, словомъ — исправить неисчислимые безпорядки и злоупотребленія».

Еще въ исходѣ 1826 года престарѣлый князь Лопухинъ обратился къ императору Николаю съ просьбою объ увольнении отъ всѣхъ дѣлъ. Во всеподданнѣйшемъ письмѣ отъ 2-го ноября онъ писалъ:

«Въ службу вступилъ я въ царствованіе блаженныя памяти государыни императрицы Елисаветы Петровны 1760 года, марта 5-го дня, и прослужилъ оную какъ въ военномъ, такъ и гражданскомъ званіи со всѣмъ усердіемъ вѣрноподданнаго. Усилившаяся глухота, слабость зрѣнія, преклонность лѣтъ моихъ и разстроенное здоровье дѣлаютъ меня нынѣ совершенно неспособнымъ къ службѣ и лишаютъ возможности продолжать оную съ желаемымъ усердіемъ. Почему, припадая къ священнымъ стопамъ вашего императорскаго величества, осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить о всемилостивѣйшемъ увольненіи меня отъ всѣхъ дѣлъ, дабы я могъ остатокъ дней моихъ провести въ тишинѣ и спокойствіи, моля Всевышняго о ниспосланіи вамъ, всемилостивѣйшій государь, и всей императорской фамиліи, долголѣтняго здравія и благоденствія» 38.

Желаніе князя Лопухина не было, однако, уважено; онъ продолжаль занимать должность предсёдателя государственнаго совёта до своей кончины, послёдовавшей 6-го апрёля 1827 года. Его мёсто заняль 29-го апрёля графъ В. П. Кочубей, назначенный вмёстё съ тёмъ предсёдателемъ комитета министровъ.

Вскорѣ послѣ этого назначенія графу Кочубею пришлось принять участіе въ рѣшеніи весьма важнаго вопроса, возбужденнаго генералъадъютантомъ Бенкендорфомъ. Императоръ Николай пожелалъ, «дабы государственный совѣтъ постановилъ законъ, чтобъ крѣпостныя дѣти отнюдь не были отдаваемы для воспитанія въ такія учебныя заведенія, въ коихъ они могли получить образованіе, превышающее состояніе ихъ, и чтобъ были обучаемы въ приходскихъ училищахъ» <sup>39</sup>. Когда высочайшая воля была сообщена на заключеніе графу Кочубею (10-го іюля 1827 года), то онъ, вполнѣ сочувствуя предложенной мѣрѣ, высказалъ, однако, мнѣніе, что она можетъ быть приведена въ дѣйствіе безъ всякаго участія государственнаго совѣта, простымъ рескриптомъ на имя министра народнаго просвѣщенія.

«Я сміно думать, — писаль графь Кочубей, — что таковое распоряженіе и потому было бы удобніве, что оно произвело бы меніве огласки. Законь, совітомь изданный, сділался бы всей Европії извістнымь, про-изошли бы разные толки и проч., и хотя мы находимся въ особомъ положеніи оть другихь европейскихь державь по внутреннимь нашимь установленіямь, однако жь не можно презирать мнівніемь оныхь, ни

### императоръ николай первый

миѣніемъ внутри самого государства; наппаче должно стараться основать оное, сколько можно лучше, при началѣ царствованія, большія надежды въ подданныхъ породившаго» <sup>40</sup>.

Мнѣніе графа Кочубея было принято императоромъ Николаемъ <sup>41</sup>, и затѣмъ Д. Н. Блудову повелѣно было изготовить проектъ указа на имя



Александръ Ивановичъ Полежаевъ. (Съ портрета, приложеннаго къ "Исторіи русской словесности" Полевого).

министра народнаго просвѣщенія, адмирала Шишкова. Онъ удостоился высочайшаго одобренія 19-го августа 1827 года.

Приведемъ здёсь содержаніе этого рескрипта, который служить характеристикой правительственныхъ воззрёній, вступившихъ въ силу послё 14-го декабря 1825 года. Вотъ что возвёщалъ рескриптъ:

«Александръ Семеновичъ. Вамъ извѣстно, что, почитая народное воспитаніе однимъ изъ главнѣйшихъ основаній благосостоянія державы, отъ Бога мнѣ врученной, я желаю, чтобъ для онаго были постановлены правила, вполнѣ соотвѣтствующія истиннымъ потребностямъ и положенію государства. Для сего необходимо, чтобъ повсюду предметы ученія п самые способы преподаванія были по возможности соображаемы съ будущимъ предназначеніемъ обучающихся, чтобы каждый вмість съ вдравыми, для всёхъ общими понятіями о вёрё, законахъ и нравственности пріобр'єталь познанія, напбол'є для него нужныя, могущія служить къ улучшенію его участи, и, не бывъ ниже своего состоянія, также не стремился чрезъ мъру возвыситься надъ тъмъ, въ коемъ по обыкновенному теченію діль ему суждено оставаться. Комитеть, подъ предсідательствомъ вашимъ занимающійся устройствомъ учебныхъ заведеній, призналь сію необходимость, но въ настоящемъ порядкъ многое противно предположенному имъ правилу 42. До свъдънія моего дошло между прочимъ, что часто крѣпостные люди изъ дворовыхъ и поселянъ обучаются въ гимназіяхъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Отъ сего происходить вредъ двоякій. Съ одной стороны, сіи молодые люди, получивъ первоначальное воспитание у пом'єщиковъ или родителей нерадивыхъ, по большей части входять въ училища уже съ дурными навыками и заражають ими товарищей своихъ въ классахъ, или чрезъ то препятствуютъ попечительнымъ отцамъ семействъ отдавать своихъ дѣтей въ сіи заведенія; съ другой же, отличнів шіе изъ нихъ, по прилежности и успёхамъ, пріучаются къ роду жизни, къ образу мыслей и понятіямъ, не соотв'єтствующимъ ихъ состоянію. Неизб'єжныя тягости онаго для нихъ становятся несносны, и отъ того они нередко въ уныніи предаются пагубнымъ мечтаніямъ или низкимъ страстямъ. Лабы предупредить такія последствія, по крайней мере, въ будущемъ, я нахожу нужнымъ нынѣ же повелѣть:

- «1) чтобы въ университетахъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, казенныхъ и частныхъ, находящихся въ вѣдомствѣ или подъ надзоромъ министерства народнаго просвѣщенія, а равно и въ гимназіяхъ и въ равныхъ съ оными по предметамъ преподаванія мѣстахъ, принимались въ классы и допускались къ слушанію лекцій только люди свободныхъ состояній, не исключая и вольноотпущенныхъ, кои представятъ удостовѣрительные въ томъ виды, хотя бы они не были еще причислены ни къ купечеству, ни къ мѣщанству и не имѣли никакого пного званія;
- «2) чтобы помѣщичьи крѣпостные поселяне и дворовые люди могли, какъ доселѣ, невозбранно обучаться въ приходскихъ и уѣздныхъ училищахъ и въ частныхъ заведеніяхъ, въ коихъ предметы ученія не выше тѣхъ, кои преподаются въ училищахъ уѣздныхъ;
- и 3) чтобъ они также были допускаемы въ заведенія особеннаго рода, кои учреждены, или впредь будуть учреждаемы казною и частными людьми для обученія сельскому хозяйству, садоводству и вообще искусствамь, нужнымь для усовершенствованія или распространенія земледъльческой, ремесленной и всякой иной промышленности, но чтобы и

въ сихъ заведеніяхъ тѣ науки, которыя не служатъ основаніемъ или пособіемъ для искусствъ и промысловъ, были преподаваемы въ такой же мърѣ, какъ въ уѣздныхъ училищахъ.

«Постановляя сіи правила и поручая вамъ привести оныя въ дѣйство, я не сомнѣваюсь, что воля моя будетъ въ точности исполнена. Снабдивъ попечителей учебныхъ округовъ и прочія подчиненныя вамъ мѣста и лица надлежащими наставленіями, вы можете, когда нужно, объявлять о сихъ распоряженіяхъ и начальствамъ другихъ вѣдомствъ, распространяя отнынѣ надзоръ министерства, вамъ ввѣреннаго, на всѣ училища безъ исключенія, кромѣ военныхъ и духовныхъ; комптетъ устройства учебныхъ заведеній не оставитъ съ своей стороны заняться изысканіемъ средствъ, чтобы въ уѣздныя училища ввести курсъ ученія, достаточный для воспитанія людей нижнихъ состояній въ государствѣ, стараясь въ особенности обогащать ихъ тѣми свѣдѣніями, кои по образу жизни ихъ, нуждамъ и упражненіямъ могутъ быть имъ истинно полезны.

«Пребываю благосклонный къ вамъ».

Адмиралу Шишкову недолго пришлось следить за исполнениемъ повел'яній приведеннаго зд'ясь рескрипта. Преклонныя л'ята заслуженнаго государственнаго дъятеля заставили его покинуть министерство, во главъ котораго онъ находился съ 1824 года по волъ императора Александра 43. Но до своего удаленія онъ успѣлъ наградить русскую литературу новымъ тяжеловъснымъ цензурнымъ уставомъ, или, какъ его называли, чугуннымъ, высочайше утвержденнымъ 10-го іюня 1826 года. Онъ состояль изъ 230 параграфовъ и, по суровости своей, заставиль не разъ вспоминать объ уставъ, изданномъ въ 1804 году, въ лучшую пору царствованія императора Александра Павловича. Шишковскій уставъ существенно разнился отъ прежняго, допускавшаго руководствоваться «благоразумнымъ снисхожденіемъ» и «выгоднѣйшимъ» для сочинителя толкованіемь, между тёмь какь уставь 1826 года допускалъ толкованіе сомнительныхъ и двусмысленныхъ мість въ худшую сторону. Цензоръ С. Н. Глинка говорилъ, что, руководствуясь уставомъ Шишкова, «можно и Отче нашъ истолковать якобинскимъ нарѣчіемъ».

При такомъ направленіи цензурнаго дѣла не легко было что либо печатать, а дѣятелямъ, подобнымъ извѣстному А. И. Красовскому, открывалось обширное поле дѣятельности. Къ прежнимъ цензурнымъ куріозамъ прибавилось несмѣтное число новыхъ, изъ которыхъ возможно набрать цѣлую книгу. Красовскій дошелъ до того, что по поводу одного слегка эротическаго стихотворенія Даля, не дозволеннаго цензурнымъ комитетомъ, прибавилъ съ своей стороны нравоучительное наставленіе: «особенно неприлично нынѣ, въ продолженіе великаго поста». Офиціаль-

ная переписка того времени явственно обрисовываетъ положеніе, въ которое было поставлена цензура, — «положеніе чисто страдательное и почти зависимое отъ всёхъ прочихъ вёдомствъ» <sup>44</sup>. Дёло дошло до того, что въ сущности одна только чистая поэзія и беллетристика подлежали вёдёнію цензурныхъ комитетовъ, все же прочее требовало разрёшенія того или другого вёдомства. А впрочемъ случались и такіе эпизоды, что какое нибудь министерство вооружалось и противъ напечатанной повёсти, если въ разсказѣ затронуто было въ неблагопріятномъ смыслѣ лицо, облеченное въ мундиръ извёстнаго вёдомства. Что же касается цензоровъ, то за провинности по должности для нихъ широко раскрывались двери гауптвахты, авторамъ же грозила иной разъ солдатская шинель.

Цензурныя строгости нѣсколько смягчились съ назначеніемъ въ 1828 году новаго министра народнаго просвѣщенія, генерала князя Карла Андреевича Ливена. Явился новый цензурный уставъ, утвержденный 22-го апрѣля 1828 года, облегчившій, хотя и въ слабой степени, драконовскія постановленія Шишкова. Въ новомъ уставѣ, между прочимъ, постановлено было, чтобы цензора принимали всегда за основаніе явный смыслъ рѣчи, не дозволяя себѣ пропзвольнаго толкованія оной въ дурную сторону. Но событія 1830 года вскорѣ снова ухудшили положеніе печати, которая съ того времени постепенно все болѣе стѣснялась до 1855 года.

Обращая особенную заботливость на положеніе учебныхъ заведеній, усердно навѣщая ихъ, императоръ Николай не оставлялъ также безъ вниманія и другихъ правительственныхъ учрежденій.

10-го (22-го) августа 1827 года, Николай Павловичь неожиданно посътиль около десяти часовъ утра сенать. Государь вошель черезъ уголовный департаменть, не заставъ тамъ никого, прошелъ во 2-й департаменть, который также нашелъ пустымъ. Наконецъ, войдя въ 3-й департаментъ, онъ засталь въ немъ сенатора П. Г. Дивова. «Его величество подалъ миѣ руку и пожалъ мою, — записалъ Дивовъ въ своемъ дневникъ. —Я повелъ его изъ департамента въ департаментъ. Онъ сказалъ миѣ сначала на ухо: «это кабакъ», затъмъ повторилъ это слово оченъ громко. Я замѣтилъ, что хорошо только зало общаго собранія. — «Дѣйствительно оно красиво», — сказалъ государь, войдя въ это зало. Оттуда я повелъ его въ 1-й департаментъ, но государь туда не зашелъ. Уходя онъ поручилъ миѣ передать моимъ сотоварищамъ сенаторамъ, что онъ былъ у нихъ съ визитомъ, но никого не засталъ».

Слѣдствіемъ этого посѣщенія быль рескрипть, послѣдовавшій на имя министра юстиціи князя Лобанова-Ростовскаго, который сообщиль сенаторамь, что высочайше повелѣно имъ собпраться безъ отговоровъ въ часы, указанные регламентомъ Петра Великаго; о тѣхъ же, кои сего не исполнять, узнавъ причину, доносить при ежедневныхъ табеляхъ.

Статсъ-секретарь Муравьевъ заступился за сенаторовъ; хотя, по его миѣнію, посѣщеніе государя «сдѣлало полезную электризацію параличному», но во всеподданнѣйшей запискѣ отъ 11-го августа Муравьевъ донесъ, что по регламенту присутствіе должны начинать въ кратчайшіе дни въ 6, а въ долгіе въ 8 часовъ утра и продолжать оное 5 часовъ времени, между тѣмъ «по силѣ рода нынѣшней общей жизни мало найдется людей довольно сильныхъ, чтобы быть въ состояніи долго перенесть регламентомъ учрежденный порядокъ присутствованія». «Никто изъ государственныхъ людей, безъ крайней нужды, не выѣзжаетъ изъ дома ранѣе 9-ти или 10-ти часовъ утра». Поэтому,—заключаетъ Муравьевъ,—императоръ Александръ въ 1805 году постановилъ членамъ адмиралтействъ-коллегіи съѣзжаться въ присутствіе между 10 и 11 часовъ утра.

Въроятно, ръшение императора Николая относительно сената видоизмънено было въ смыслъ заявления, сдъланнаго Муравьевымъ.

Посъщение государемъ городскихъ больницъ, Обуховской и Калинкинской, найденныхъ въ непростительномъ запущении, также сопровождалось соотвътственной «электризаціей».

8-го ноября 1826 года, великій князь Михаилъ Павловичь назначень быль въ день своего тезоименитства командующимъ гвардейскимъ корпусомъ на мѣсто генералъ-адъютанта Воинова, который, какъ сказано было въ высочайшемъ приказѣ, «увольняется въ отпускъ для излѣченія болѣзни на шесть мѣсяцевъ и назначается командиромъ 7-го пѣхотнаго корпуса» 45.

На первыхъ же порахъ императору Николаю пришлось сдерживать порывы вспыльчивости и горячности брата; строгость и мелочная требовательность великаго князя должны были неизбѣжно вызвать неудовольствіе среди подчиненныхъ ему чиновъ гвардіи. Добрый, рыцарски благородный, преисполненный отеческой заботливости къ ввѣреннымъ ему войскамъ вообще и корпусу гвардейскихъ офицеровъ въ особенности, великій князь, увлекаемый ревностью къ страстно любимой имъ фронтовой службѣ и горячностью своего темперамента, вдавался иногда въ чрезмѣрныя вспышки неудовольствія.

Въ перепискѣ генералъ-адъютанта Бенкендорфа сохранились слѣды этпхъ столкновеній и его личнаго вмѣшательства въ возникавшіе раздоры съ цѣлью умиротворенія. «Начиная съ нѣкотораго времени,— пишетъ шефъ жандармовъ,— жалобы на мелочную требовательность и строгость великаго князя Михаила возросли до такой степени, что это стало казаться тревожнымъ; графъ Кочубей, генералъ Васильчиковъ и наконецъ я говорили объ этомъ съ императоромъ, предварительно, однако, не условившись между собою, что доказало, что слухъ былъ повсемѣстный. Мнѣ приказали переговорить съ великимъ княземъ; сцена должна была

быть преисполнена волненія и тягостна для меня и огорчительна для государя; въ результатъ оказалось, что вотъ уже четыре дня, какъ его высочество сделался неузнаваемымъ; онъ вежливъ, приветливъ, однимъ словомъ, такой, какимъ бы долженъ быть постоянно, а я, быть можетъ, навсегда поссорился съ нимъ. Но лишь бы была польза, а я во всемъ утвшусь, потому что моя единственная цвль — благо, но трудно двйствовать; съ каждымъ днемъ гнувъ высшихъ чиновниковъ, а именно генераль-губернаторовь объихь столиць, ростеть противь меня, по той причинъ, что общественное мнъніе высказывается за учрежденіе высшей охранительной полиціи и, осм'єлюсь сказать, за то, какъ я руковожу ею. Пока только окажется возможнымъ, я оберегу императора отъ какихъ бы то ни было непріятностей; я посёдёю отъ этого, но никогда не стану жаловаться; когда интриги превзойдуть мёры моего терпенія, я попрошу м'єсто моего брата во главів какой либо кавалерійской части, тамъ, по крайней мфрф, когда гремятъ орудія, интрига остается позади фронта» 46.

Черезъ нѣсколько недѣль Бенкендорфъ могъ сообщить своему конфиденту, что все идетъ хорошо; великій князь обходителенъ съ своими подчиненными, и остается желать, чтобы онъ заставилъ гвардію полюбить себя, что такъ легко для него; тогда, заключаетъ Бенкендорфъ, мы можемъ оставаться спокойными, прося лишь Бога о продленіи счастія, которымъ пользуемся. «Я одинъ лишь расплачиваюсь за все; но я готовъ помириться съ этимъ, лишь бы были довольны великимъ княземъ».

Но, къ сожалѣнію, подобное затишье продолжалось обыкновенно не долго, и жалобы возобновлялись попрежнему, такъ что однажды въ значительно позднѣйшее время императоръ Николай нашелся вынужденнымъ писать А. Х. Бенкендорфу: «Больно читать, ей-Богу, не знаю, чѣмъ помочь, ибо ни убѣжденія, ни приказанія, ни просьбы не помогають.— что дѣлать?»

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

#### T.

Съ восшествіемъ на престолъ императора Николая для Россіи наступила если не новая эра, то все-таки нѣкоторое обновленіе правительственной системы, господствовавшей въ послѣднее десятилѣтіе правленія Александра І. Для осуществленія этого обновленія нѣкоторые наиболѣе вредные для общественнаго благополучія люди должны были сойти съ занимаемаго ими поприща дѣятельности; къ такимъ лицамъ принадлежали графъ Аракчеевъ и Магницкій.

Послѣ отстраненія графа Аракчеева отъ завѣдыванія общими государственными дѣлами, 20-го декабря 1825 года, можно было быть увѣреннымъ, что онъ не останется надолго и во главѣ управленія военными поселеніями. Послѣ погребенія тѣла императора Александра наступило и это вожделѣнное событіе. Здоровье графа Аракчеева, послѣ потери своего отца и благодѣтеля, сильно пошатнулось; по его собственному признанію, онъ, «убитый старикъ», дошелъ до такого состоянія, что ни днемъ, ни ночью не имѣлъ покоя. Наконецъ, по совѣту пользовавшихъ его врачей, онъ нашелъ себя вынужденнымъ просить объ увольненіи за границу для пользованія карлсбадскими водами.

Неумолимый противникъ графа Аракчеева, генералъ-адъютантъ Закревскій, признававшій всегда грузпискаго отшельника самымъ вреднымъ человѣкомъ въ Россіи, относился скептически къ страданіямъ его и писалъ князю Волконскому <sup>47</sup>:

«О змѣѣ по слухамъ знаю, что онъ при началѣ весны намѣренъ ѣхать въ Карлсбадъ; но вѣрно не для того, чтобы отогрѣть свое ядовитое замерзшее жало, а чтобы скрыть себя отъ отечества, которое смотритъ теперь на него, какъ на чудовище. Но гдѣ онъ укроется отъ тер-

занія своего сердца? И можеть ли им'єть столько духу, чтобъ возвратиться скоро на зыблемое свое логовище».

Но болѣзнь существовала въ дѣйствительности и оказалась столь же неумолимою, какъ и приговоръ современниковъ надъ дѣяніями бывшаго всемогущаго временщика.

9-то (21-го) апръля 1826 года, графъ Аракчеевъ обратился къ императору Николаю съ всеподданнъйшимъ письмомъ, имъющимъ первостепенное значение для характеристики безъ лести преданнаго графа и его дъятельности по управлению военными поселениями. Приведемъ здъсь полностию этотъ замъчательный исторический документъ. Графъ Аракчеевъ пишетъ:

## «Ваше императорское величество, «всемилостивѣйшій государь!

«Нѣсколько лѣтъ уже я страдаю болію въ груди: общее несчастіе горестная кончина государя императора Александра Павловича, отца и благод втеля моего, довершило разстройство моего здоровья и довело наконецъ до такого состоянія, что я ни днемъ ни ночью не им'єю покою. Я совътовался со многими врачами, но ни одинъ не могъ облегчить меня. Всф рфшительно говорять, что миф остается одно средство — испытать карлебадскія воды; я должень последовать ихъ совету. Всемилостивъйшій государы! Я служу уже четвертому россійскому государю, офицеромъ съ 1787 года, и во всё сін тридцать девять лётъ въ первый разъ прошу у моего императора объ отпускъ меня за границу. Я испрашиваю сего отпуска единственно для поправленія моего здоровья. Ежели Всевышній благоволить ниспослать мий облегченіе отъ болізни, то я могу продолжать мое служение вамъ, всемилостивъйшій государь, съ твиъ же чистымъ и прямымъ усердіемъ, которое руководило меня при жизни покойнаго государя, отца и благод втеля моего, ежели только служба моя угодна будетъ вашему императорскому величеству.

«Новое государственное учрежденіе военныхъ поселеній, въ моемъ управленіи состоящее, съ Божією помощію и особымъ высочайшимъ въ Бозѣ почивающаго государя императора, отца и благодѣтеля моего, Александра Павловича, попеченіемъ, получило уже твердое основаніе во всѣхъ частяхъ его устройства, такъ что теперь оно не требуетъ болѣе ничего, кромѣ охраненія заведеннаго вездѣ порядка.

«Что касается до денежныхъ способовъ военныхъ поселеній, то я оставляю наличныхъ денегъ болье тридцати двухъ милліоновъ рублей. Кажется, могу я открыто и съ позволеннымъ върному слугъ своего государя христіанскимъ удовольствіемъ сказать, что сія часть въ такомъ положеніи, какое, конечно, не всьмъ другимъ извъстно, и въ какомъ, можетъ быть, никто не воображаетъ себъ военныхъ поселеній; въ

### императоръ николай первый



Алексѣй Петровичъ Ермоловъ. (Съ гравюры Райта, сдѣланной съ портрета Доу).

дополненіе же онаго всеподданнѣйше доношу, что всѣ закономъ установленные отчеты по военнымъ поселеніямъ сданы уже государственному контролю по 1825 годъ, въ чемъ удостовѣряютъ полученныя отъ онаго квитанціп.

«Я осмѣливаюсь всеподданнѣйте поднести при семъ на высочайте вашего императорскаго величества благоусмотрѣніе особую записку о капиталахъ военныхъ поселеній <sup>48</sup>.

«Ежели мои труды и усердіе въ скопленіи и пріобрѣтеніи сихъ значительныхъ суммъ удостоятся обратить на себя хотя нѣсколько вниманія вашего императорскаго величества, то въ награду оныхъ я прошу оказать мнѣ двѣ монаршія милости: дозволить мнѣ подносимую записку напечатать въ «Инвалидѣ» къ общему свѣдѣнію и предоставить мнѣ пользоваться во время отпуска нынѣ получаемымъ мною содержаніемъ. Оно не огромно, всемилостивѣйшій государь, и менѣе получаемаго не только моими сотоварищами, но даже и многими статсъ-секретарями.

«Не позволиль бы я себѣ утруждать ваше императорское величество просьбою о послѣднемъ, ежели бы могъ безъ того обойтись въ приготовленіи себя къ отъѣзду и въ содержаніи себя за границею, но мои нужды доказываетъ продажа домовыхъ моихъ столовыхъ серебряныхъ вещей, что должно быть небезызвѣстно и вамъ, всемилостивѣйшій государь, по докладамъ вашего гофмаршала и управляющаго кабинетомъ. Письмо мое къ сему послѣднему я бы желалъ, дабы оно доведено было до высочайшаго свѣдѣнія.

«Но ежели я не пріобрѣлъ службою моего права и на сію милость вашего императорскаго величества, то долженъ буду прибѣгнуть для путевыхъ издержекъ къ займу денегъ подъ залогъ единственнаго Грузинскаго моего имѣнія, дарованнаго мнѣ за службу въ Бозѣ почивающимъ вашимъ родителемъ: имѣніе сіе составляетъ все мое благосостояніе, и я со времени пожалованія онаго мнѣ не прибавилъ къ нему ни единой души крестьянъ, ни единой десятины земли, ни покупкою, ни наградами розданныхъ арендъ и земель.

«Всемилостивѣйшій государь, все здѣсь изложенное столь истинно, что я могу подвергнуть оное суду самыхъ моихъ недоброжелателей. Мнѣ кажется, и они, прочитавъ все оное, ежели бы не отдали мнѣ справедливости, то, конечно, восчувствовали бы въ совѣсти своей нѣ-которое волненіе. Я предаю себя сердцевѣдцу Богу и моему всемилостивѣйшему государю, августѣйшему брату блаженныя памяти государя, отца и благодѣтеля моего. Служа его величеству вѣрою и правдою, я не пріобрѣлъ ни чиновъ, ни почестей, ни богатства, я имѣлъ счастіе удостоиться одной только награды, превыше всѣхъ наградъ: его высочайшей къ себѣ довѣренности. Она одушевляла меня въ моемъ служеніи и до конца дней моихъ пребудетъ единственнымъ утѣшеніемъ, а нелицемѣрный судія — грядущее время и потомство, изречетъ всему справедливый приговоръ.

«Остаюсь навѣкъ, съ глубочайшимъ и истиннымъ высокопочитаніемъ и преданностію,

«вашего императорскаго величества «вѣрноподданный,

«графъ Аракчеевъ».

Въ отвётъ на это письмо государь, разрёшивъ графу Аракчееву заграничный отпускъ, пожаловалъ ему, вмёстё съ тёмъ, на дорожныя издержки 50.000 рублей.

Оставаясь върнымъ системъ, усвоенной себъ въ продолжение всего царствования императора Александра и заключавшейся въ неизмънномъ уклонении отъ высочайшихъ наградъ, графъ Аракчеевъ и на этотъ разъ остался себъ върнымъ, не соблаговоливъ воспользоваться дарованною ему наградою; онъ не замедлилъ дать пожалованнымъ ему деньгамъ такое назначение, которое едва ли найдетъ себъ въ служебномъ міръ много подражателей. 17-го апръля, графъ обратился къ императрицъ Маріи Өеодоровнъ съ просъбою принять отъ него 50.000 рублей для составления капитала, на проценты котораго воспитывать въ императорскомъ военно-сиротскомъ домъ пять дъвицъ сверхъ штата.

Но графъ Аракчеевъ не довольствовался этимъ великодушнымъ поступкомъ и довершилъ оказанное имъ благодѣяніе тѣмъ, что пожертвоваль въ добавокъ къ 50.000 рублямъ еще 2.500 рублей, «дабы бѣдныя дѣвицы, — какъ писалъ онъ 3-го мая императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ, — въ семъ году еще воспользовались дарованною мнѣ отъ государей императоровъ милостію» <sup>49</sup>.

Что же касается до денежныхъ средствъ, въ которыхъ нуждался графъ Аракчеевъ для заграничнаго путешествія, то, какъ упомянуто во всеподданнѣйшемъ письмѣ отъ 9-го апрѣля, онъ приступилъ къ продажѣ своихъ драгоцѣнностей. Для этой цѣли графъ Аракчеевъ обратился 9-го марта 1826 года съ просьбою къ князю А. Н. Голицыну о продажѣ въ кабинетъ его величества своихъ драгоцѣнностей, прося оцѣнитъ ихъ по-христіански. Приведемъ здѣсь это письмо, преисполненное свойственнымъ графу Аракчееву язвительнымъ юморомъ.

«Судьбы человѣческія неисповѣдимы! — пишетъ Аракчеевъ. — Я всегда располагалъ себя такъ, чтобъ мнѣ никогда ваше сіятельство не безпокоить моими просьбами, но нынѣ долженъ по необходимости преступить сіе правило и адресоваться къ вашему сіятельству съ моею слѣдующею просьбою.

«Служа съ офицерскаго чина 39 лѣтъ четвертому россійскому государю, во все оное время накопились у меня жалованныя вещи. Но какъ я по болѣзни моей долженъ буду просить себѣ увольненія къ водамъ, а для сего нужны деньги, то я и рѣшился всѣ имѣющіяся жалованныя вещи продать.

«Прилагая о сихъ вещахъ подробную опись, прошу васъ, милостивый государь, приказать купить оныя въ кабинетъ его величества, гдѣ, я полагаю, по нынѣшнему приближающемуся торжественному коронованію подобныя вещи будутъ нужны.

«Если ваше сіятельство прикажете оныя мои вещи, накопленныя въ 39 лѣть моей службы, оцѣнить по-христіански, то я за оное буду вамъ, милостивый государь, весьма благодаренъ, ибо симъ самымъ увеличится моя сумма, потребная мнѣ на приготовленіе къ моему отъѣзду».

Письмо это является тѣмъ болѣе любопытнымъ историческимъ документомъ, если вспомнить, что еще не задолго до того, а именно въ 1824 году, графъ Аракчеевъ, въ союзѣ съ архимандритомъ Фотіемъ, сокрушилъ министерство духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, которымъ управлялъ тогда князь А. Н. Голицынъ; по свидѣтельству же Фотія, графъ Аракчеевъ дѣйствовалъ въ этомъ дѣлѣ, «яко Георгій Побѣдоносецъ» <sup>50</sup>.

Князь Александръ Николаевичъ Голицынъ не оказался злопамятнымъ и отнесся къ своему недавнему врагу вполнѣ по-христіански; онъ тотчасъ отвѣтилъ графу Аракчееву, что оцѣнка вещей его будетъ сдѣлана по всей справедливости.

Сверхъ брилліантовъ графъ Аракчеевъ продалъ еще въ придворную контору серебро и фарфоръ, такъ что окончательно продажа всѣхъ вещей состоялась на слѣдующихъ условіяхъ:

| Табакерка черепаховая, оправленная въ зо-   |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| лото и украшенная брилліантами, подаренная  |           |
| въ 1812 году наслъднымъ принцемъ шведскимъ. | 8.400 p.  |
| Перстень брилліантовый съ вензелемъ импе-   |           |
| ратора Павла                                | 2.100 »   |
| Серебряная посуда, десертное вызолоченное   |           |
| серебро и фарфоровыя десертныя тарелки      | 28.390 »  |
| $\overline{	ext{Hroro}}$ .                  | 38.890 p. |

На счетахъ же рукою графа Аракчеева написано: «Всего денегъ получено 38.890 рублей, которыя всѣ отданы въ коммерческій банкъ 7-го апрѣля 1826 года и взяты на расходы графомъ за границу 1-го мая 1826 года».

Судьба военныхъ поселеній опредѣлилась слѣдующимъ рескриптомъ императора Николая на имя графа Аракчеера, отъ 30-го апрѣля 1826 года:

# «Графъ Алексѣй Андреевичъ!

«Для поправленія разстроеннаго вашего здоровья, сходно съ желаніемъ вашимъ, увольняю васъ къ водамъ за границу, предоставляя вамъ управленіе отдёльнаго корпуса военныхъ поселеній во время вашего отсутствія поручить на общихъ правилахъ начальнику штаба,

## ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Графъ Иванъ Өедоровичъ Паскевичъ-Эриванскій. (Съ гравированнаго портрета Киселева 1828 года).

генераль-майору Клейнмихелю, который обязань о д'ялахь важныхь, требующихь вашего разр'яшенія, относиться къ начальнику главнаго моего штаба. Пребываю вамъ всегда благосклоннымъ» <sup>51</sup>.

Хотя по смыслу рескрипта 30-го апръля казалось, что графъ Аракчеевъ только временно разстается съ корпусомъ военныхъ поселеній, до излъченія бользии, но въ дъйствительности онъ простился съ своимъ твореніемъ навсегда. 1-го мая, графъ Аракчеевъ отдалъ свой послъдній

прощальный приказъ, въ которомъ онъ, обращаясь къ своимъ подчиненнымъ, называетъ ихъ почтенными сотоварищами и добрыми солдатами военныхъ поселеній. Этотъ трогательный приказъ былъ послѣднимъ откликомъ той отнынѣ замиравшей сельской идилліи, которою графъ Аракчеевъ восхищалъ и утѣшалъ императора Александра въ послѣднее десятилѣтіе его царствованія <sup>52</sup>.

По возвращеніи графа Аракчеева изъ-за границы въ исходѣ 1826 года, онъ уже болѣе не вступалъ въ исправленіе своихъ обязанностей. На основаніи послѣдовавшаго тогда указа, штабъ военныхъ поселеній былъ присоединенъ къ главному штабу его императорскаго величества, подъ вѣдѣніе начальника его, генералъ-адъютанта барона Дибича 53. Съ этого времени новгородское военное поселеніе поступило въ полное управленіе генерала отъ инфантеріи князя Шаховского, получившаго званіе командира отдѣльнаго гренадерскаго корпуса; Херсонское и Екатеринославское поселенія были подчинены также на правахъ командира отдѣльнаго корпуса начальнику этихъ поселеній, графу Витту, а поселенія въ Слободско-Украинской и Могилевской губерніяхъ остались въ завѣдываніи своихъ прежнихъ начальниковъ, имѣвшихъ званіе отрядныхъ командировъ.

Извѣстіе объ этой новой организаціи военныхъ поселеній графъ Аракчеевъ получиль при возвращеніи въ Россію. Это видно изъ письма его къ генераль-адъютанту Дибичу отъ 5-го декабря 1826 года изъ Кіева.

«Не осмѣливаясь, — пишетъ Аракчеевъ, — безпокопть моимъ донесеніемъ его императорскому величеству, всемилостивѣйшему моему государю императору, о полученномъ мною 2-го декабря, послѣдовавшемъ на мое имя прошлаго октября 23-го числа указѣ, о присоединеніи военныхъ поселеній въ главный штабъ его императорскаго величества, я по званію вашему увѣдомляю объ ономъ васъ, милостивый государь, для доклада государю императору.

«Покорно прошу ваше высокопревосходительство, при докладѣ вашемъ его императорскому величеству, изъяснить мою вѣрноподданную благодарность за увольненіе меня отъ занятіевъ по военному поселенію, что дѣйствительно мнѣ нужно для поправленія совершенно разстроеннаго моего здоровья, которое необходимо требуетъ единственной мнѣ уединенно-спокойной жизни».

24-го декабря 1826 года генераль-адъютантъ Дибичъ отвѣчалъ своему бывшему покровителю:

«Содержаніе почтеннѣйшаго письма вашего сіятельства ко мнѣ отъ 5-го сего декабря я доводилъ до свѣдѣнія государя императора, и по высочайшему повелѣнію въ отвѣтъ на оное имѣю честь увѣдомить, что его величество искренно желаетъ, дабы отдохновеніе отъ долговремен-

ныхъ трудовъ, на пользу службы вами понесенныхъ, могло способствовать къ совершенному возстановленію разстроеннаго вашего здоровья».

Судя по приведенным здѣсь письмамъ, остается открытымъ вопросъ: составлялъ ли указъ отъ 23-го октября неожиданное для Аракчеева проявленіе высочайшей воли, или же прекращеніе исключительнаго положенія, существовавшаго для военныхъ поселеній въ администраціи имперіи, являлось результатомъ соглашенія, состоявшагося еще до отъѣзда графа Алексѣя Андреевича за границу. Но, какъ бы то ни было, съ этого времени графъ Аракчеевъ, распростившись окончательно съ служебнымъ поприщемъ, дѣйствительно обратился въ грузинскаго отшельника — наименованіе, которымъ онъ столь часто злоупотреблялъ въ дни прошедшихъ навсегда силы и могущества. Теперь графу Аракчееву оставалось спокойно выжидать, чтобы, какъ онъ выражался въ письмѣ къ императору Николаю, нелицемѣрный судія — грядущее время и потомство, изрекъ всему справедливый приговоръ.

Поселившись уже навсегда въ своемъ грузинскомъ монастырѣ, графъ Аракчеевъ занимался хозяйствомъ, продолжалъ благод тельствовать посвоему крестьянамъ и устраивать свое великолѣпное помѣстье, «хранилище драгоціннійших для него залоговь довіренности и благодінній, коими онъ пользовался отъ своихъ монарховъ», пишетъ Михайловскій-Данилевскій. «Какъ святыню, берегъ онъ всё украшенія комнать, въ которыхъ останавливался миротворецъ Европы, во время неоднократныхъ его пребываній въ Грузин'ь; не могъ безъ слезъ вспоминать и говорить о немъ; хранилъ подъ стекломъ его рескрипты и письма; взнесъ 50.000 рублей ассигнаціями въ государственнный заемный банкъ, съ твиь, чтобы сумма сія оставалась тамъ неприкосновенною, со всвин процентами, 93 года, для обращенія потомъ въ награду лучшему историку царствованія Александра<sup>54</sup>, и соорудилъ своему вѣнценосному благод телю передъ грузинскимъ соборомъ великол тиный бронзовый памятникъ. На немъ изображены Въра, Надежда и Милосердіе, вънчающія бюсть монарха. По сторонамъ подножія представлены освобожденная Европа и владелецъ Грузина, въ виде воина, сидящаго на опрокинутой мортирѣ 55. Надпись на памятникѣ: «Государю благодѣтелю—по кончинъ его» <sup>56</sup>. «Теперь я все сдълаль,—писаль графъ къ одному изъ своихъ приближенныхъ, — и могу явиться къ императору Александру съ рапортомъ» 57.

#### $\Pi$ .

Пока графъ Аракчеевъ еще приготовлялся предстать съ рапортомъ къ императору Александру, случилось невъроятное приключеніе, которое сильно встревожило грузинскаго отшельника и омрачило спокойное и однообразное теченіе его уединенной жизни.

31-го января (12-го февраля) 1827 года, генералъ-адъютантъ баронъ Дибичъ передъ своимъ отъёздомъ въ Тифлисъ обратился къ графу Аракчееву съ слёдующимъ письмомъ:

«До свѣдѣнія государя императора дошло, что здѣсь въ С.-Петер-бургѣ появились печатныя книги, въ коихъ содержатся письма и записки, будто бы писанныя покойнымъ государемъ императоромъ къ вашему сіятельству. Его величество полагаетъ, что таковыя письма и записки напечатаны безъ вѣдома вашего сіятельства кѣмъ либо недоброжелательствующимъ вамъ, будучи увѣренъ въ собственномъ вашемъ убѣжденія, сколь неприлично бы было напечатать то, что покойный государь императоръ, по особенной къ вамъ довѣренности, могъ писать къ вамъ партикулярно и по секрету. А потому его величество желаетъ знать: не извѣстно ли вашему сіятельству, изъ какого источника могли быть почерпнуты сіи напечатанныя письма и записки, и кѣмъ выданы въ печать? Буде же сіе вамъ неизвѣстно, то для предупрежденія всякихъ толковъ въ публикѣ его величество полагалъ бы лучшимъ средствомъ напечатать вашему сіятельству отъ себя объявленіе, что таковыя изданныя въ печать письма изапискивыдуманы ине заслуживаютъ вѣроятія.

«Прося покорнъйше ваше сіятельство почтить меня на сіе увъдомленіемъ вашимъ для доклада государю императору, имъю честь быть съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію вашего сіятельства

> «покорнѣйшимъ слугою «Иванъ Дибичъ» <sup>58</sup>.

Графъ Аракчеевъ находился въ это время въ Тверской губерніи, въ городѣ Бѣжецкѣ, гдѣ похоронены были его родители; онъ говѣлъ и готовился пріобщиться святыхъ таинъ. Алексѣй Андреевичъ немедленно отвѣчалъ барону Дибичу собственноручнымъ письмомъ, 13-го февраля 1827 года:

«Получа вашего высокопревосходительства письмо, писанное ко мнѣ 31-го января, касательно появившихся въ Петербургѣ печатныхъ книгъ, въ коихъ помѣщены письма и записки, писанныя ко мнѣ покойнымъ государемъ императоромъ, отцомъ и благодѣтелемъ монмъ, я сдѣлалъ объ ономъ нынѣ же мое донесеніе его императорскому величеству, которое нынѣ же и отправилъ.

«Касательно же требуемаго, по высочайшему повельнію, отъ меня объявленія о неизвъстности моей касательно печатанія оныхъ писемъ, то я оное при семъ въ оригиналь къ вамъ, милостивый государь, препровождаю для объявленія онаго, куда слъдуетъ.

«Имѣю честь быть съ истиннымъ почтеніемъ п преданностію, вашего высокопревосходительства

> «покорнѣйшій слуга, «графъ Аракчеевъ».

Ma has chee Phemeens.

To me mets has humblement a Car guids puer l'eur remercier des neuvelles que Our daignés me dener des mes dours. Gran a Dien open la tent vou bries et jeger egne deur per nætes maluele over perfortement telablic. Dien Vit combine Je le drive. - Cut i 7. hums du vos ner les Sure meneres que jai en le benliur de meson. Baks teken consulatione et je las l'invouver que d'injusième j'ài envoye a une lune un hemme a moi per

avoir des nouvelles. pardones mei mensinger . Pieuce mais 2 Jaget Ja Cataen. - Imeil James le bentius de me permets à Ves methos sheer Chancer Var les deur home et james de mines le lembros de Vous remercies de vive Cing quer Pulles Greening Irwanis. The sure le des mufait le plus iden de l'alle profes que j'ein Reve hos Shew Meeman. obilaid Stanfield 7. hume du sirg?



Конференція въ Аккерманѣ въ 1826 году. (Съ лигографіи того времени Кавея, сдѣланной съ каргины Гульманделя).

«Дошло до свѣдѣнія графа Аракчеева, что въ С.-Петербургѣ появились въ публикѣ печатныя книги, въ коихъ помѣщены будто бы письма и записки, писанныя ко мнѣ покойнымъ государемъ императоромъ Александромъ Благословеннымъ,— то какъ я, графъ Аракчеевъ, никому ничего никогда не только не позволялъ печатать, но даже и не отдавалъ никому никакихъ сего рода бумагъ, то и объявляю, что всѣ таковыя изданныя въ печати письма и записки должны быть невѣрныя и не заслуживающія вѣроятія. 13-го февраля 1827 года.

## «Генераль графъ Аракчеевъ» <sup>59</sup>.

Императоръ Николай послалъ это письмо Дибичу въ Тифлисъ и 27-го февраля 1827 года писалъ ему:

«Вотъ письмо къ вамъ отъ графа Аракчеева; оно васъ изумить не менѣе всѣхъ насъ; я получилъ цѣлыхъ два, одно въ другомъ, въ которомъ онъ меня увѣряетъ, что это кто нибудь изъ злоумышленниковъ изобрѣлъ дѣло на него, и что я погрѣшу, если сему вѣрить буду!—je vous abandonne les réflexions» 60.

Дъйствительно «истинно русскій новгородской неученой дворянинь», какъ называль себя нъкогда Аракчеевъ въ перепискъ своей съ Сперанскимъ, написалъ 13-го февраля изъ Въжецка два письма къ государю, одно лучше другого, представляющія собою неподражаемыя свидьтельства для характеристики безъ лести преданнаго графа; говъніе, повидимому, не располагало его къ излишней правдъ. Приведемъ здъсь полностію содержаніе этихъ писемъ:

# «Ваше императорское величество, «всемилостивѣйшій государь!

«Къ удивленію моему, ваше императорское величество, узналь я изъ отношенія ко мив начальника главнаго штаба вашего величества, что появились въ С.-Петербургѣ печатныя книги, въ коихъ содержатся письма и записки, писанныя покойнымъ государемъ императоромъ ко мив. Если бы оное свѣдѣніе дошло когда либо до меня постороннимъ образомъ, то я бы никогда не повѣрилъ оному быть возможнымъ по той причинѣ, что, доживъ до 60-ти лѣтъ, стыдно бы мив, старику, было не знать, что милостивыя покойнаго государя императора ко мив писанныя письма должны быть для меня одного драгоцѣнны, а объявлять ихъ въ печатныхъ книгахъ въ публику не только неприлично, но вредно и непозволительно. Почему я всеподданнѣйше прошу вашего императорскаго величества, всемилостивѣйшаго государя моего, приказать разыскать, кто позволилъ оныя печатать, и кто оныя письма для

### императоръ николай первыи

онаго употребленія выдаль, тогда и откроются тѣ люди, кои сіе обидное для меня дѣло выдумали.

«По случаю десятимѣсячнаго моего отсутствія изъ С.-Петербурга, я вышедшихъ въ публику печатныхъ книгъ нигдѣ ни у кого не только не видалъ, но и ни отъ кого объ оныхъ не слыхалъ, то и не могу придумать и вообразить себѣ, на кого бы я въ ономъ могъ имѣть подозрѣніе. Почему повторяю мою всеподданнѣйшую просьбу приказать оное изслѣдовать, что, кажется, весьма легко и удобно исполнить.

«Касательно требуемаго начальникомъ штаба отъ моего имени объявленія въ публику, что оныя письма никому мною не выдаваемы были для печатанія, то я оное препроводилъ къ нему нынѣ же, для объявленія онаго, гдѣ слѣдуетъ.

«Вашего императорскаго величества навѣки

«вѣрноподданный

«графъ Аракчеевъ».

«Ваше императорское величество! Всемилостив в йшій государь императоръ.

«Изъяснивъ мой отвътъ вашему императорскому величеству касательно появившихся въ С.-Петербургъ печатныхъ книгъ, въ коихъ помъщены письма, писанныя ко мнъ покойнымъ государемъ императоромъ, въ особомъ письмъ моемъ, которое, можетъ быть, угодно будетъ вамъ, всемилостивъйшій государь, отдать къ общимъ дѣламъ, — я осмъливаюсь писать сіе особое мое письмо къ вашему императорскому величеству, въ коемъ открываю мою душу въ тѣхъ самыхъ выраженіяхъ, коими былъ я наученъ покойнымъ государемъ, отцомъ и благодѣтелемъ моимъ, оставаясь въ той надеждѣ и упованіи, что оное письмо будетъ извъстно только вамъ однимъ, всемилостивъйшій государь!

«Ваше императорское величество, конечно, изволили сами давно уже замѣтить, сколь много я имѣю у себя не только недоброжелательныхь людей, но и самыхъ злодѣевъ, число коихъ извѣстно одному Богу и покойному государю императору, отцу и благодѣтелю моему! Но прошу васъ, всемилостивѣйшій государь, обратить на сіе ваше милостивое вниманіе, какая оному могла быть иная причина, какъ только моя вѣрная и истинная служба и вѣрная преданность покойному государю императору, ибо въ теченіе оной не обогатилъ я себя никакими способами и не выпросилъ себѣ никакихъ особенныхъ почестей и наградъ, въ сравненіи моихъ товарищей, слѣдовательно, никого онымъ не обидѣлъ, а былъ только вѣрный слуга моему государю и говорилъ ему всегда правду, что видѣлъ и слышалъ; вотъ чѣмъ самымъ и получилъ себѣ сіе безчисленное число недоброжелателей.

«Всемилостивъйшій государь! Я всегда служиль покойному вашему родителю и августьйшему вашему брату върно и истинно и не имъль ничего у себя иного въ предметь, какъ только быть истиннымъ върнымъ слугою, и всъ ввъренныя мнъ части я оставиль, кажется, въ хорошемъ положеніи, въ чемъ имъль, слава Богу, счастіе заслужить и ваше, всемилостивъйшій государь, благоволеніе, то на что мнт въ публикт хвастать бывшими ко мнт письмами, ибо я не имъю причины въ чемъ либо себя предъ публикою оправдывать, то сіе ръшите, государь. Если вы подумаете, что изданныя печатныя письма по моему согласію изданы, я онаго никогда себъ и въ умт не воображаль, а дъйствительно, видно, оное сдълано недоброжелателями моими, и должно, кажется, тутъ скрываться, кромт намъренія сдълать мнт непріятное, предположеніе онымъ поселить въ вашихъ мысляхъ дурное обо мнт мнтыніе; но можетъ быть и общее какое либо злонамъреніе, почему весьма нужно открыть издателей оныхъ книгъ.

«Всемилостивъйшій государь! Здоровье мое такъ худо, что я теперь ничего себъ не долженъ желать, какъ только одного покоя, но онаго я отъ моихъ недоброжелателей никогда не буду имъть, если вы, всемилостивъйшій государь, не обратите вашего милостиваго вниманія на стараго слугу вашихъ августъйшихъ предковъ. Не оставьте меня вашею отцовскою защитою и будьте увърены, что я окажу свои послъдніе годы жизни, хотя уже не службою, но тою же върною преданностію къ вамъ, августъйшему монарху, всемилостивъйшему государю моему, о коемъ я ежедневно молюсь Богу, ведущему всѣ наши помышленія.

«Я теперь говью и готовлюсь пріобщиться святыхъ тапиъ въ той деревив, гдв находятся гробы моихъ родителей, а потомъ велю себя перевезти въ мое Грузино и буду жить уединенно. Но прошу у васъ, всемилостивъйшій государь, милости — позволить мит въ случат важныхъ какихъ либо обидъ и угнетеніевъ отъ злодѣевъ моихъ адресоваться прямо къ вашему императорскому величеству съ тою искреннодушевною откровенностью, съ какою я всегда оное дѣлалъ въ теченіе моей жизни.

«Окончу сіе письмо принесеніемъ моей вамъ, всемилостивѣйшій государь, вѣрноподданнической душевной благодарности за ваши мнѣ оказанныя до сего времени милости и буду просить Господа Бога, дабы онъ дароваль вашему величеству здоровье, нужное для счастія любезнаго нашего отечества; а я всю достальную жизнь пребуду съ душевнымъ вѣрноподданническимъ высокопочитаніемъ и преданностію.

«Вашего императорскаго величества «вѣрноподданный «графъ Аракчеевъ».



Графъ Викторъ Павловичъ Кочубей. (Съ портрета, приложеннаго къ "Историческому обзору д'ятельности комитета министровъ").

Трудно встрѣтить болѣе наглое обращеніе съ истиною, какъ въ этомъ произведеніи пера «истинно русскаго новгородскаго неученаго дворянина», являющемся къ тому же вполнѣ ложною исповѣдью. Остается только повторить слова, сказанныя императоромъ Инколаемъ

въ письмѣ къ барону Дибичу: «Je vous abandonne les réflexions!» Но чаша беззаконій оказалась переполненною, и наказаніе не замедлило послѣдовать неожиданно быстрымъ образомъ.

Начавшееся уже ранье разследованіе обнаружило, что графъ Аракчеевъ самъ распорядился напечатать въ типографія военныхъ поселеній письма и записки императора Александра, подъ заглавіемъ: «Собственноручные рескрипты покойнаго государя императора, отца и благодѣтеля, Александра І-го къ его подданному графу Аракчееву. Съ 1796 года до кончины его величества, послѣдовавшей въ 1825 году» 61. Затѣмъ графъ Аракчеевъ имѣлъ неосторожность подарить одинъ экземпляръ, съ собственноручною надписью, одному изъ своихъ бывшихъ ближайшихъ сотрудниковъ и другу, который не замедлилъ представить императору Николаю полученный имъ драгоцѣнный сборникъ. Желаемая улика оказалась налицо, и отнынѣ неосторожному издателю трудно было продолжать свою защиту, сваливая содѣянный имъ грѣхъ на какихъ-то невѣдомыхъ злодѣевъ и выпрашивая себѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ, отцовскую защиту государя.

Нашелся и другой доносчикъ, нѣкій Сальватори (Antoine Salvatori), который передаль черезъ руки генерала Канкрина въ руки государя французскій переводъ двухъ послѣднихъ писемъ императора Александра къ своему другу, заказанный графомъ Аракчеевымъ <sup>62</sup>.

Тогда императоръ Николай, убѣдившись въ виновности графа Алексѣл Андреевича, рѣшился послать въ Грузино графа Чернышева, какъ бывшаго нѣкогда «dans les bonnes grâces du comte», съ полномочіемъ отобрать у Аракчеева напечатанную имъ переписку и доказать ему «son mensonge impudent», какъ выразился генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ. Порученіе было не изъ пріятныхъ, если припомнить, въ какихъ выраженіяхъ Чернышевъ кадилъ нѣкогда опміамъ всесильному временщику <sup>63</sup>.

Графъ Чернышевъ слѣдующимъ образомъ описываетъ свое свиданіе съ грузинскимъ отшельникомъ въ письмѣ къ барону Дибичу отъ 26-го марта (7-го апрѣля) 1827 года:

«Я заставиль этого господина (l'individu) признаться во всемь и взяль отъ него всё напечатанные экземпляры, которые находились у него въ рукахъ, якобы для своего собственнаго употребленія. Мое сердце содрогнулось при мысли, что человікъ, настолько пользовавшійся милостями нашего ангела-благодітеля, выказаль себя столь низкимъ и столь трусливымъ» <sup>64</sup>.

Генераль-адъютантъ Бенкендорфъ выразился объ этомъ дѣлѣ, которое называетъ грязнымъ (sale affaire), еще въ болѣе рѣзкихъ выраженіяхъ:

«Чернышевъ былъ посланъ къ графу Аракчееву съ документами въ рукахъ, чтобы доказать ему его преступление въ отношении его благо-

дѣтеля и государя, его злоупотребленіе довѣріемъ въ отношеніи дружбы, которою онъ быль почтенъ, и его безстыдную ложь (mensonge impudent) въ отношеніи царствующаго императора. Его миссія носить положительный характеръ, но она не является пріятною для человѣка, который въ теченіе столькихъ лѣтъ искалъ и добился милостей опальнаго визиря.

«Онъ все отдаль, онъ быль настолько же трусливь, настолько же подль, насколько прежде быль высоком рень. Какой урокъ! Императоръ проявиль къ этому преступному челов ку всю внимательность, которую его чудная душа должна была воздать памяти его несравненнаго брата; люди уважали въ немъ даже слабость государя, котораго не существовало бол е; никто не нападаль на него, хотя вс осуждали его. Онъ самъ палъ подъ собственною тяжестью своихъ дѣяній, и Провидѣніе, начавшее карать его со дня убійства его любовницы, не имѣло надобности ни въ содѣйствіи людей, ни въ могуществ императора, чтобы сдѣлать его несравненно бол е несчастнымъ, чѣмъ былъ несчастенъ Меншиковъ, сосланный на сѣверъ Сибири» 65.

15-го (27-го) марта 1827 года, императоръ Николай писалъ цесаревичу:

«Сегодня утромъ Чернышевъ вернулся ко мнѣ изъ Грузина, куда я посылаль его объясниться устно съ Аракчеевымъ. Я выбраль его для большей вфрности, такъ какъ онъ пользовался милостями графа. И что же вы подумали бы? Онъ привезъ 18 экземпляровъ и признаніе, что онъ быль не правъ, но что какъ его спрапивали, не извъстно ли ему о подобныхъ книгахъ, ходившихъ по рукамъ, а не спрашивали, не велёль ли онъ напечатать ихъ для себя, то онъ не думаль, что лжеть (il n'avait pas cru mentir), сказавъ, что онъ не слышаль разговоровъ объ этомъ. Онъ плакалъ, увфрялъ, что печаталъ ихъ съ вфдома императора, и что даже императоръ часто спрашивалъ его, насколько увеличилось изданіе. Что онъ подариль ихъ только двумъ лицамъ, но что возможно, что часть ихъ украли у него, что, впрочемъ, онъ показывалъ ихъ нёсколькимъ. Что касается пресловутыхъ послёднихъ писемъ, то справедливо, что онъ показывалъ ихъ, переводилъ, списываль и раздаваль, и что въ этомъ онъ признаетъ себя виновнымъ передо мною въ томъ отношеніи, что не испросиль у меня разрѣшенія» 66.

Еще ранѣе императоръ Николай послалъ цесаревичу письма графа Аракчеева отъ 13-го февраля и печатный экземпляръ его изданія, переданный государю другомъ-предателемъ. Возвращая государю эти рѣдкости, Константинъ Павловичъ писалъ:

«У меня просто опускаются руки, и мий нечего прибавлять къ негодованію, которое я испытываю, какъ противъ Аракчеева, такъ и противъ презринаго (misérable). . . . . . , который, осыпанный въ полной мири его милостями, имилъ подлость (la bassesse) отдать свой экзем-

пляръ съ его собственноручною надписью; я на его мъстъ постарался бы уничтожить ее, сохранивъ все-таки экземпляръ, если бы не могъ истребить его. Человъкъ, обнаруживающій недостатокъ благодарности къ своему благодътелю, каковъ бы ни быль послъдній самъ по себъ,—человъкъ гадкій и низкій, заслуживающій презрънія и недостойный, по моему мнѣнію, оставаться среди общества и, въ особенности, на какомъ бы то ни было мъстъ близъ государя (un homme vil et bas, méprisable et indigne, à mon avis, de rester dans la société et surtout auprès du souverain, dans une place quelconque). Таково мое мнѣніе. Что же касается книги самой по себъ, она не представляетъ ничего другого, какъ, съ одной стороны, слѣпую довърчивость человъка, судившаго о прочихъ по своему ангельскому сердцу, а, съ другой стороны—глупое тщеславіе (sotte vanité), безстыдное самолюбіе (атошт ргорге déhonté) и желаніе возвеличить себя даже въ ущербъ тому, кого онъ называль своимъ отцомъ и благодътелемъ, — однимъ словомъ, это прискорбно» 67.

Государь, отвѣчая Константину Павловичу, постарался до нѣкоторой степени смягчить рѣзкій приговоръ брата относительно лица, выдавшаго тайну своего благодѣтеля, объяснивъ побудительную къ тому причину; но затѣмъ Николай Павловичъ все-таки окончательно какъ бы подтверждаетъ справедливость отзыва, сдѣланнаго цесаревичемъ. Приведемъ здѣсь относящіяся до этого строки изъ письма государя отъ 14-го (26-го) марта 1827 года:

«Я вполнѣ раздѣлилъ бы ваше мнѣніе насчетъ . . . ., если бы фактъ былъ самъ по себѣ точенъ; но такъ какъ книга была вытребована у него внезапно и неожиданно для него, то это смягчаетъ его вину; но, къ несчастью, болѣе чѣмъ часто бываешь вынужденъ пользоваться услугами людей, которыхъ не уважаешь, если они могутъ принести хоть какую нибудъ пользу, а таково именно положеніе даннаго лица. (Je partagerais complétement votre opinion sur . . . ., si le fait était exact; mais comme le livre lui a été redemandé subitement et à sa surprise, cela diminue de sa culpabilité; mais malheureusement on n'est que trop souvent forcé d'employer des individus que l'on n'estime pas, quand ils peuvent être de quelque utilité — et c'est bien le cas du personnage)».

Объясненія и вм'єсть съ тымъ повинная графа Аракчеева, привезенныя Чернышевымъ изъ Грузина, заключались въ нижесл'єдующемъ всеподданн'єйшемъ письм'є отъ 13-го (25-го) марта 1827 года:

«Ваше императорское величество, «всемилостивъйшій государь!

«Я благодарю ваше императорское величество, что вы изволили выбрать честнаго человѣка и справедливаго, Александра Ивановича

Чернышева, которому я подробно и истинно все объявиль, и всё печатные бывшіе у меня осьмнадцать экземпляровь при семъ представляю; девятнадцатый отданъ быль господину Клейнмихелю, а двадцатый оставиль у себя, и болёе сего, то-есть двадцати экземпляровь, я не пере-



Александръ Семеновичъ Шишковъ. (Съ портрета, рисованнаго съ натуры въ альбомъ С. Д. Пономаревой).

плеталъ и не собиралъ, о чемъ извъстенъ Петръ Андреевичъ Клейнмихель и чиновникъ Ольденборгеръ, управляющій типографіею и переплетной. Печатаны же сіи экземпляры съ самаго учрежденія типографіи каждогодно, по прошествіи каждаго года, и я имълъ счастіе каждый годъ показывать покойному государю императору, который послъдніе

годы уже самъ изволилъ спрашивать меня, напечаталъ ли я письма, и сколько ихъ прибыло, что я все ясно и подробно объяснилъ Александру Ивановичу.

«Касательно же перваго моего письма о сихъ письмахъ, то я разумѣлъ ппсьмо Ивана Ивановича Дибича, что онъ спрашивалъ меня о появившихся книгахъ, печатныхъ, въ публику, то я и думалъ, что письма сіи напечатаны въ какихъ либо журналахъ или анекдотахъ, а если бы онъ спросилъ у меня, нѣтъ ли для себя печатныхъ экземпляровъ, то я бы все то написалъ, что нынѣ лично объяснилъ генералу графу Чернышеву. Послѣ сего, кажется, ваше величество изволите увидѣтъ совершенно мою невинность и простите милостиво мое желаніе имѣтъ сіи письма въ печати, собственно для себя, а не для публики, о чемъ и покойный государь меня благословлялъ и позволялъ изъ представленныхъ ежегодно печатныхъ ему писемъ, а виноватъ, всемилостивѣйшій государь, я предъ вами, что я послѣдній годъ напечаталъ при вашемъ царствованіп.

«Господину Шкурпну <sup>68</sup> я непереплетеннаго экземпляра не передаваль, и не знаю, откуда онъ получиль; даже я родному брату оныхъ не даваль, и ихъ у него нѣть. Всемплостивѣйшій государь, простите мнѣ вину мою, если я виновень въ ономъ, ибо я терзаюсь онымъ, что вы гнѣваетесь на меня, и оной гнѣвъ вашъ меня ускорить къ смерти.

«Письма послѣднія государя покойнаго я показываль его величеству королю прусскому, и онъ изволиль, кажется, списать копіи, ибо изволиль ихъ оставлять у себя, то-есть, въ переводѣ, французскія и нѣмецкія. Болѣе не могу писать, ибо, въ какомъ положеніи мое здоровье, то видѣлъ Александръ Ивановичъ, а пребуду навѣки

«вашего императорскаго величества

«вфриоподданный

«графъ Аракчеевъ.

«Позвольте, ваше величество, Александру Ивановичу вамъ пересказать, что я ему говорилъ».

На это письмо графа Аракчеева императоръ Николай отв'ячалъ немногими строками:

«Генералъ-адъютантъ Чернышевъ вручилъ миѣ письмо ваше, Алексѣй Андреевичъ, и посылку; онъ миѣ передалъ весь вашъ разговоръ. Излишне миѣ входить съ вами въ разсужденіе о предметѣ, на который мы взираемъ совершенно съ разныхъ точекъ. Я исполнилъ долгъ, какъ братъ и какъ государъ. Ваше опасеніе на счетъ собственный излишне; гдѣ есть законы, тамъ и защита каждому; мое же дѣло: смот-

### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

рѣть за соблюденіемъ ихъ безъ лицепріятій, но съ должною справедливостію».

Затёмъ императоръ Николай повелёлъ уничтожить всё полученные имъ изъ Грузина экземпляры изданія графа Аракчеева, за исключе-



Князь Карлъ Андреевичъ Ливенъ. (Съ портрета, писаннаго масляными красками).

ніемъ двухъ экземпляровъ: одинъ оставилъ у себя, а другой согласно просьбѣ цесаревича послалъ въ Варшаву 69. Но сверхъ сего существуютъ еще экземпляры этого изданія, замуравленные въ грузинской колокольнѣ. 19-го февраля (3-го марта) 1827 года императоръ Николай писалъ цесаревичу:

«L'on a enterré 12 exemplaires sous chacune des colonnes d'un magnifique clocher élevé à Grousino, pour que la chose passe à la postérité la plus reculée».

Кром'т заслуги освобожденія Россіи отъ правительственной опеки графа Аракчеева, императору Николаю принадлежить также слава избавленія русскаго просв'єщенія отъ другой, не мен'те губительной язвы: Михаила Леонтьевича Магницкаго.

Невзгоды Магницкаго начались тотчасъ послѣ кончины императора Александра, когда въ началъ декабря 1825 года Михаилъ Леонтьевичъ, незадолго передъ тѣмъ пріѣхавшій въ С.-Петербургъ, выслань быль обратно въ Казань. Распоряжение объ его удалении изъ столицы сдълано было графомъ Милорадовичемъ, по требованію великаго князя Николая Павловича, который писаль генераль-губернатору: «За нимь должно что нибудь крыться, и върно, по крайней мъръ, ничего полезнаго». Затым въ началы 1826 года генераль-майору П. Ф. Желтухину повельно было произвести подробную ревизію Казанскаго университета по учебной и хозяйственной частямь. На этоть разь неутомимый искатель почестей и фортуны какими бы то ни было средствами погибъ безповоротно. 6-го мая 1826 года, последовалъ указъ правительствующему сенату, въ которомъ сказано: «попечителя Казанскаго университета и учебнаго округа онаго, действительнаго статскаго советника Магницкаго, повелъваемъ уволить какъ отъ сей должности, такъ и отъ званія члена главнаго правленія училищъ».

Но этимъ указомъ дѣло не ограничилось. Магницкій остался жить въ Казани и по свойствамъ своего характера продолжалъ, по обыкновенію, интриговать и косвенно вліять на покинутый имъ университетъ, такъ что генералъ Желтухинъ нашелся вынужденнымъ донести о семъ императору Николаю. Во всеподданнѣйшемъ письмѣ отъ 11-го ноября 1826 года онъ пишетъ:

«Г. Магницкій вопреки правиламъ благомыслящаго человѣка и убѣжденнаго въ своей невинности, какъ онъ имѣлъ счастіе доносить вашему императорскому величеству, вмѣсто того, чтобы скромною жизнію, удаленіемъ себя отъ всякихъ неприличныхъ ему, по теперешнему положенію, пронырствъ по дѣламъ университета, а особливо по отчетамъ, требуемымъ по израсходованію денегъ, вмѣшивается вообще во всѣ дѣйствія совѣта, такъ и правленія, чрезъ тѣхъ профессоровъ, коихъ вопреки всѣхъ правилъ, постановленныхъ для удостоенія профессорскаго званія, вывелъ въ таковое, а именно по совѣту чрезъ бывшаго секретаря Караблинова, по правленію чрезъ бухгалтера Липунова, но болѣе еще имѣетъ вліяніе на всѣ дѣла университетскія чрезъ бывшаго своего правителя канцеляріи Чесовникова, занимающаго и нынѣ при ректорѣ то же самое званіе, и чрезъ удаленнаго отъ университета

адъюнкта Кроузе, невърнаго не только своимъ обязанностямъ по университету, но и самой религіи, ибо по настоянію г. Магницкаго третій разъ оную перемънилъ.

«Междоусобія между господами профессорами, медленное составленіе отчетовъ по строительной части и вообще по израсходованію суммъ происходять отъ вредныхъ внушеній г. Магницкаго, распространяющаго слухи о себъ, что никогда не пользовался таковою довъренностію отъ высшаго начальства, какъ нынѣ, и что присланъ сюда по порученіямъ тайной полиціи, къ каковой якобы принадлежитъ... об'єщая покровительствовать тымь изъ профессоровь, которые ему остались преданными и не подчиняются теперешнему начальству, поселяетъ въ университетъ совершенное неповиновеніе, которое ежели продолжится, то несомн'ть повлечеть за собою общее разстройство онаго... Г. Магницкій не ограничиваеть себя занятіями вышеизложенными, но желая поддержать еще болье себя въ мньній людей, готовыхъ всегда на всякіе подвиги, коль скоро только им'єють надежду получить какія награды, которыя по об'єщаніямъ г. Магницкаго щедро на нихъ посыплются, связи съ самыми потерянными поведеніемъ и нравственностью чиновниками, подъ замъткою бывшими у правительства и даже удаленными... составляють доносы и стараются возродить всякаго рода партіи противъ самаго губернатора, выдавая его несв'єдущимъ, и стремятся единственно какими бы то ни было средствами поставить ему преграды въ дъйствіяхъ его, направляемыхъ къ пресъченію столь закоренъвшихъ злоупотребленій, взятокъ и медленнаго теченія дѣлъ».

Рѣшеніе государя послѣдовало быстрое и рѣшительное; на письмѣ Желтухина рукою императора Николая написано:

«Послать фельдъегеря съ приказаніемъ губернатору арестовать Магницкаго, опечатать его бумаги и то и другое прислать, Магницкаго въ Ревель подъ присмотръ коменданта, а бумаги сюда. Г. Бахметеву 70 приказать за упомянутыми лицами имѣть строгій надзоръ и, если будутъ продолжать свои дѣйствія, то донести» 71.

Когда фельдъегерь явился въ Казань для доставленія Магницкаго въ Ревель, Михаилъ Леонтьевичъ разыгралъ свою роль до конца и, нимало не смущаясь, сказалъ: «что онъ совершенно доволенъ, что государь императоръ изволилъ удовлетворить просьбу его о переводѣ въ Ревель, гдѣ онъ будетъ находиться въ близкомъ разстояніи и отъ своей жены, что онъ видѣлъ во снѣ настоящее событіе, и что ему одинъ человѣкъ сказывалъ, что нынѣшній день съ нимъ что нибудь случится».

Въ Ревелъ Магницкій прожиль болье шести льтъ, обязанный подпискою никуда не отлучаться.

— «Какъ можно посылать Магницкаго въ Ревель! Туда вздять за здоровьемъ, а онъ присутствіемъ своимъ и воздухъ заразитъ»,—замвтилъ Сперанскій по случаю ссылки своего прежняго сослуживца 72.

Не менѣе печальная участь постигла сподвижника и подражателя Магницкаго, Дмитрія Павловича Рунича, исправлявшаго должность попечителя С.-Петербургскаго учебнаго округа. Указомъ 25-го іюня 1826 года, Руничь быль удалень отъ должности и отъ званія члена 
главнаго правленія училищь за несообразныя дѣйствія его по управленію С.-Петербургскимъ учебнымъ округомъ и въ особенности по 
строительной части 73. До разсмотрѣнія отчетовъ повелѣно было считать его подъ слѣдствіемъ. Руничъ воображалъ, что онъ спасъ Россію, 
удаливъ изъ университета Раупаха, Германа, Арсеньева и Плисова, и 
что онъ страдаетъ за правое дѣло. «Россія спасена, и я живъ, но погибель моя совершилась», — писалъ онъ въ 1832 году.

Возмездіе, которое судьба опредѣлила Руничу за его просвѣтительные подвиги, было ужасное: увольненіе, безконечное слѣдствіе, затѣмъ судъ, лишили его всѣхъ средствъ существованія, и несчастный въ борьбѣ со страшною нуждою, среди семейныхъ невзгодъ, окончилъ свою истинно многострадальную жизнь 80-ти лѣтъ, въ 1860 году.

# ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

### I.

Зима съ 1826-го на 1827-й годъ въ С.-Петербургъ была чрезвычайно оживленная. По разсказу генералъ-адъютанта Бенкендорфа, «императрица Александра Өеодоровна, оправясь совершенно отъ разстройства здоровья, увеличеннаго всёми предшедшими 14-му декабря и послёдовавшими за ними тревогами, одушевляла и украшала своимъ присутствіемъ столичные балы. Давно уже такъ не веселились у насъ. Последніе годы жизни императора Александра какъ бы парализировали всь общественныя удовольствія. Избытая ихъ самъ, онъ своимъ отшельничествомъ и своею наклонностію къ мистицизму внушиль всёмъ родъ замкнутости и лицемфрія, которыя препятствовали увеселеніямъ и раздълили петербургское общество на маленькіе кружки. Всф, какъ будто бы вдругъ очнувшись отъ скучнаго и однообразнаго существованія, предались снова танцамъ и другимъ свътскимъ удовольствіямъ. Дворъ самъ поощрядь къ тому, и, съ одной стороны, милая привётливость императрицы, а съ другой, простой и открытый тонъ августвишаго ея супруга служили обществу лучшимъ примъромъ. Впрочемъ, государь, вполнъ сочувствуя такому возвращенію С.-Петербурга къ общественной жизни, нисколько не ослабивалъ черезъ то въ своей диятельности и въ полезныхъ своихъ трудахъ».

Столичная жизнь оживилась еще прівздомъ цесаревича Константина Павловича, который наконецъ нашелъ для себя возможнымъ посѣтить С.-Петербургъ впервые послѣ событій 14-го декабря. Объ этомъ не лишенномъ историческаго значенія появленіи цесаревича генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ писалъ 9-го февраля барону Дибичу, отсутствовавшему въ то время изъ С.-Петербурга.

«Прибытіе великаго князя причинило удовольствіе, но не произвело ни мальйшаго впечатльнія; можно было бы сказать, что въ теченіе настоящаго царствованія онъ въ десятый разъ появляется въ С.-Петербургь. Цесаревичь въ очень хорошемъ настроеніи, но въ общемъ мало предупредителенъ. Какъ передаютъ одинъ другому, онъ не перемѣнился. Третьяго дня на разводѣ онъ попросилъ позволенія командовать конными ординарцами. Онъ кричалъ, охрипъ и тѣмъ самымъ оттѣнилъ спокойствіе и выдержку императора до того рѣзкимъ образомъ, что на это обратили вниманіе не только генералы и офицеры, но и солдаты» 74.

Черезъ недѣлю Бенкендорфъ сообщилъ Дибичу еще слѣдующія дополнительныя свѣдѣнія о цесаревичѣ:

«Слава Богу, его пребываніе здѣсь еще болѣе упрочило доброе согласіе между обонми братьями; они разстались крайне довольные другъ другомъ, а публика въ восторгѣ отъ манеры держать себя императора и отъ почтительнаго рвенія великаго князя. Послѣдній можетъ пріѣхать или не пріѣзжать болѣе — это безразлично; его настоящее появленіе было крайне полезно въ томъ отношеніи, что поставило все опять на свое мѣсто. Великій князь положительно находится теперь въ томъ же положеніи, которое занималь во время императора Александра, съ тою разницею, что та своего рода партія, которая распускала слухи о прочисшедшей въ немъ перемѣнѣ и восхваляла его административныя способности, совершенно молчитъ, а публика спрашиваетъ себя, откуда явплось это движеніе въ его пользу» 75.

Одною изъ первыхъ заботъ императора Николая съ самаго его воцаренія были мѣры, направленныя къ возрожденію флота, чтобы извлечь наши морскія силы изъ того «забвенія и ничтожества, въ которыхъ онѣ прозябали въ послѣднее время предшествовавшаго царствованія» <sup>76</sup>. Съ этою цѣлью рескриптомъ на имя начальника морского штаба, вицеадмирала Моллера, отъ 31-го декабря 1825 года, повелѣно учредить комитетъ образованія флота, съ тѣмъ, чтобы онъ составилъ соображенія о новомъ лучшемъ устройствѣ и флота и морского управленія <sup>77</sup>.

По возвращеній князя Меншикова изъ персидскаго посольства (9-го ноября 1826 года), снова награжденнаго званіемъ генералъадьютанта, императоръ Николай привлекъ его къ работамъ комитета. 28-го ноября, баронъ Дибичъ, призвавъ къ себѣ князя Меншикова, объявилъ ему, что государю угодно, чтобы князь занялся проектомъ образованія морского министерства, по образцу главнаго штаба, и вручилъ ему собственноручную краткую записку его величества, въ которой указаны были въ общихъ чертахъ основные пункты намѣченнаго преобразованія <sup>78</sup>. 30-го ноября, вечеромъ, князь Меншиковъ былъ у государя, который изложилъ ему свои мысли насчетъ преобразованія морского министерства. Съ этого времени начались непосредственныя работы

navey: 24 cpes: 1826. Mon Prince D'agnès les ordres de Sa Majeste l'Impératrice Elifabeth, que vous m'avez Communiques, i'ai pris les renseignemens ne ceffaires far la manière de faire la donation de Kamennoi Ustroff au Grand-Die Michel. D'agnès l'acte de la Famille Impériale inte affaire de Vamille doit être avressée l'Empèreur qui la termine par un rescript in un omfake i par consequent il me fendle que fi Sa Majeste l'Impératrice Voulant verire une lettre à l'Empereur en l'informent in Elle a disposé de Lamenni Ostroff en laveur du Grand-Dué et griant da Mujeste de donner des ordres en conséquence

l'Empereur alors donners un Oukere a la Toefir-unmendanessor pour qu'elle remette his mennoi Ostroff d'après la volonté de Verye ratrice au Grand-Duc. Tour ce qui concerne la volonte de l'ingresan que l'entretien de Lamennoi Ostroff ne foit par a charge au Grand-Due et qu'il foit affigne for les 400 Choubles offerts en augmentation des Couch. de l'argent de Poch de Sa Majeste — j'ai en El honneur d'in faire non rapport a l'Empereur, Va-Majeste m'a charge de faire les difficil necessaires pour cela en y ajoutant qu' Je faiset un plaiser de remplier les ordres de l'Imperatrice Elifabet et que Vent être toujours le caissier pour ce.

too Proubles. Tavais l'homen de Vou informer sombien il fautre pour l'entretien de Komennoi ostroff. Agreer je Vous prie en nenie teur l'expression des fent i mens les plu di Hingues de votre tent devoue Serviteur le Rrince. Alexandre Galitring for Petersbourg le 16 fevrier 1826. J. J. I Empereur m'a charge exerce Le Vous cerire fur Monsieur Longuiscofs Il voudrait favoir si da Majeste I Ingeratrice moderat from erait son que l'Empereur bui confere l'ordre de de aune de la l'éclaffe. Ni Vous

tronveres une oècasion favorable le ma methe aux pies de Anyeretrica Vous mobligeres infiniment.



Михаилъ Леонтьевичъ Магницкій. (Съ портрета, приложеннаго къ "Библіографическимъ Запискамъ" 1892 года).

князя Меншикова съ государемъ по морской части, продолжавшіяся безъ перерыва до знаменитаго константинопольскаго посольства 1853 года.

Въ дневникѣ князя Меншикова отъ 1-го декабря 1826 года записано:

«Былъ у начальника морского штаба для предварительнаго сношенія по преобразованію морского министерства, и хотя непріятно было ему видѣть меня, но мы разстались хорошо, ибо я не иначе съ нимъ объяснялся, какъ въ видѣ присланнаго для сообщенія справокъ, а не для совѣта, предоставляя себѣ понемногу вступить въ званіе совѣщающаго».

Работа, порученная князю Меншикову, и неожиданное вторженіе его въ чуждую доселѣ сферу не были встрѣчены сочувственно со стороны морскихъ чиновъ; по мѣрѣ возможности старались даже затруднять его при исполненіи порученной государемъ работы. Доказательствомъ тому служитъ слѣдующая замѣтка въ дневникѣ князя Меншикова отъ 17-го декабря 1826 года:

«Вечеромъ баронъ Дибичъ читалъ мнѣ, по высочайшему повелѣнію, записку полицейскую, въ которой сказано было, что Моллеръ предписаль своимъ подчиненнымъ не давать мнѣ справокъ и меня запутывать».

Привлеченіе князя Меншикова къ дѣлу о преобразованіяхъ по морской части дѣйствительно привело многихъ современниковъ въ изумленіе; но критики не знали, что будущій адмираль уже давно теоретически ознакомился съ морскими науками и не былъ чуждъ этой отрасли военнаго дѣла.

Сохранился дневникъ князя Меншикова за 1824 годъ; онъ былъ тогда въ немилости и поёхалъ лѣчиться въ Крымъ. Дорогою князь посътилъ Николаевъ и всесторонне ознакомился со всѣми морскими учрежденіями этого порта. Затѣмъ князь Меншиковъ направился въ Севастополь, гдѣ онъ объѣзжалъ верхомъ окрестности и не разъ посѣщалъ мѣстности, игравшія такую роковую роль въ его жизни, тридцать лѣтъ спустя. Всѣ замѣчанія и разсужденія, занесенныя Меншиковымъ въ свой дневникъ, свидѣтельствуютъ о знаніи и полномъ пониманіи морского дѣла со стороны любознательнаго посѣтителя; они какъ бы вышли изъ-подъ пера моряка спеціалиста 79.

Всѣ козни, направленныя противъ князя Меншикова, не затормозили, однако, начатаго императоромъ Николаемъ съ обычною энергіею. Князь Меншиковъ продолжаль работать съ государемъ и постоянно сопровождалъ его при непрестанныхъ поѣздкахъ въ Кронштадтъ, предпринимаемыхъ зимою и лѣтомъ. Новое образованіе морского министерства было выработано и утверждено государемъ, а приказомъ, отъ 25-го марта 1828 года, генералъ-адъютантъ князъ Меншиковъ, переименованный въ контръ-адмиралы, назначенъ былъ исправляющимъ должность начальника морского штаба его императорскаго величества. Вице-адмиралъ Моллеръ занялъ мѣсто морского министра.

9-го (21-го) сентября 1827 года, императоръ Николай обрадованъ былъ рожденіемъ сына, великаго князя Константина Николаевича, которому предназначено было сдѣлаться генералъ-адмираломъ русскаго флота. Въ тотъ же день государь поспѣшилъ сообщить эту радостную въсть цесаревичу Константину Павловичу и писалъ ему:

«Небо, дорогой Константинъ, даруетъ мнѣ милость представить вамъ сына, которому я осмѣлился дать имя Константинъ, будучи увѣренъ, что вы не отвергнете этого приношенія. Пусть это имя будетъ

для дорогого дитяти залогомъ вашихъ милостей, которыми я и всё мои были постоянно осыпаемы вами, и вёрьте мнё, когда я говорю вамъ, что я счастливъ сверхъ всякаго выраженія тёмъ, что небо даровало мнё счастіе имёть сына, имя котораго постоянно будетъ мнё напоминать того, которому посвящена вся моя жизнь. Соблаговолите быть крестнымъ отцомъ этого дорогого дитяти. Да ниспошлетъ мнё Богъ счастіе видёть, какъ этотъ дорогой ребенокъ станетъ достойнымъ имени, которое онъ носитъ, — достойнымъ принадлежать вамъ!»

Съ этимъ письмомъ императоръ Николай немедленно отправилъ въ Варшаву генералъ-адъютанта, графа А. О. Орлова, бывшаго тогда дежурнымъ. Цесаревичъ былъ глубоко тронутъ вниманіемъ государя и писалъ 16-го (28-го) сентября:

«Какъ, дорогой братъ, я сумѣю когда либо отблагодарить васъ за все вниманіе и за всѣ милости, которыми вы удостоиваете меня:

- «1) ваша память обо мнв въ столь важный моменть,
- «2) дать вашему сыну имя въ память обо мнѣ,
- «3) возвёстить мнё объ этой болёе чёмъ счастливой новости черезъ посредство одного изъ вашихъ генералъ-адъютантовъ,
  - «4) назначить меня его крестнымъ отцомъ.

«Я перечисляю всё ваши милости для того, чтобы вы были увёрены, что я умёю цёнить ихъ и быть за нихъ болёе чёмъ признательнымъ. Матушка соблаговолила сообщить мнё въ своемъ письмё, что при совершеніи обряда крещенія я буду замёщенъ маленькимъ Александромъ; дай Богъ, чтобы мой крестникъ встрётилъ со стороны моего замёстителя то же покровительство и тё же милости, которыми я когда-то пользовался со стороны того, чье священное имя онъ носитъ, — это мое первое горячее пожеланіе для моего второго тома (роиг mon tome second) и для его счастія».

Императоръ Николай на дружескія изліянія брата отвѣчаль выраженіемъ слѣдующаго пожеланія:

«Будьте для него тёмъ, чёмъ вы были и чёмъ постоянно являетесь для меня. Что же касается обоихъ братьевъ, я сказалъ Сашѣ, что вы говорите объ этомъ, и надѣюсь, что они будутъ въ отношеніи другъ къ другу тёмъ, чёмъ вы были, а онъ будетъ молить Бога за нихъ, онъ, который такъ любилъ того, который носитъ его имя, и который такъ желалъ видѣть, чтобы второй сталъ для него тѣмъ, чѣмъ вы были для него. (Soyez pour lui ce que vous avez été et êtes toujours pour moi. Quant aux deux frères, j'ai dit à Cama ce que vous en dites et j'espère qu'ils seront l'un pour l'autre ce que vous fûtes, et Lui priera Dieu pour eux, Lui qui aimait tant celui qui porte son nom et qui désirait tant voir un second devenir pour lui ce que vous fûtes pour Lui)».

По желанію императора Николая новорожденный великій князь быль тотчась зачислень вь польскую армію, чтобы доказать ей, какъ выразился государь, что онъ съ самаго рожденія посвящень тому, чтобы принадлежать ей, и что онъ родился настолько же польскимъ, какъ и русскимъ слугою (qu'il est né serviteur polonais aussi bien que russe).

### II.

Ненормальное положеніе дѣлъ, созданное на Кавказѣ появленіемъ въ Тифлисѣ генералъ-адъютанта Паскевича, достигло въ началѣ 1827 года своего апогея. При воцарившемся тогда двоеначаліи дѣла не могли итти въ должномъ порядкѣ, а къ тому же среди этихъ неурядицъ Россіи предстояло еще вести наступательную войну противъ Персіи для окончательнаго обезпеченія предѣловъ имперіи отъ вторженій вѣроломнаго сосѣда. Нельзя было далѣе откладывать рѣшеніе вопроса: кому оставаться на Кавказѣ—Ермолову или Паскевичу; отъ ихъ дальнѣйшаго совмѣстнаго служенія «самая служба государя императора потерпитъ», такъ выражался въ то время Паскевичъ.

Въ виду этихъ обстоятельствъ императоръ Николай повелѣлъ начальнику главнаго штаба, генералъ-адъютанту барону Дибичу, отправиться въ Тифлисъ. Во время его отсутствія графу П. А. Толстому поручено было завѣдывать дѣлами главнаго штаба; вмѣстѣ съ тѣмъ, 3-го февраля 1827 года, графъ Чернышевъ назначенъ былъ товарищемъ начальника главнаго штаба. Они должны были вмѣстѣ докладывать государю дѣла. По данной Дибичу инструкціи, онъ послѣ совершенной увѣренности въ неспособности или въ «дурной волѣ Ермолова» имѣлъ право уволить его отъ управленія краемъ и отъ командованія кавказскими войсками.

31-го января (12-го февраля) 1827 года, государь въ собственноручномъ письмѣ сообщилъ генералъ-адъютанту Паскевичу о предстоявшемъ пріѣздѣ барона Дибича, присовокупивъ: «Я вамъ однимъ даю знать. Его пріѣздъ долженъ быть неожиданъ, и потому я прошу васъ хранить сіе въ тайнѣ и не показывать по пріѣздѣ его, что вы о томъ прежде знали. Онъ мной совершенно уполномоченъ дѣйствовать, какъ обстоятельства потребуютъ; я все надѣюсь, что съ вашимъ усердіемъ и опытностью можетъ все притти въ должное положеніе, бывъ настроено начальникомъ моего штаба. Прочее онъ вамъ самъ объяснитъ. Если же иныя мѣры нужны будутъ, моя воля рѣшительна, и ничто ея не остановитъ. Но крайность избѣгать есть долгъ мой... Если бы исполнено было по нашему, можетъ быть, были бы мы уже въ Тавризѣ о сю пору.... но съ Божіею помощью все будетъ къ лучшему. Прощайте, любезный Иванъ Өедоро-

# императоръ николай первый



Князь Иванъ Леонтьевичъ Шаховской. (Съ литографіи Поля).

вичт, моя старая дружба вамъ изв'єстна, она не изм'єнна такъ, какъ и моя благодарность».

Получивъ такія милостивыя строки отъ своего державнаго друга, генералъ-адъютантъ Паскевичъ могъ спокойно ожидать страшнаго суда начальника главнаго штаба.

20-го февраля (4-го марта) 1827 года, баронъ Дибичъ прибылъ въ Тифлисъ и немедленно приступилъ къ допросамъ какъ Ермолова, такъ и Паскевича <sup>80</sup>.

8-го (20-го) марта, императоръ Николай призналъ полезнымъ прислать Дибичу письменное предостережение противъ возможныхъ съ его стороны увлечений. «Я надъюсь, — писалъ государь, — что вы не позволите себя обмануть этому человъку, для котораго ложь, какъ только она ему полезна, становится добродътелью, и который ни во что не ставитъ получаемыя имъ повелънія. Наконецъ, да поможетъ вамъ Богъ и да внушитъ вамъ быть справе дливымъ» 81.

Императоръ Николай не напрасно предостерегаль Дибича; произошло нѣчто удивительное! Не скрывая нисколько отъ государя собранныхъ имъ разнообразныхъ свѣдѣній о положеніи дѣлъ на Кавказѣ и образѣ дѣйствій какъ Ермолова, такъ и Паскевича, баронъ Дибичъ началъ незамѣтно склоняться въ пользу оставленія въ Тифлисѣ Ермолова и отозванія Паскевича. Сила ума Ермолова могла торжествовать побѣду; она начинала увлекать Дибича на совершенно иной путь, чѣмъ тотъ, который былъ намѣченъ въ Петербургѣ.

«Дибичъ, — пишетъ Паскевичъ въ сохранившемся отрывкѣ изъ его дневника, — сталъ удивляться, какъ это я не сошелся съ Ермоловымъ и дурно объ немъ отзываюсь; я ему отвѣчаль, что все, что я писалъ о Ермоловѣ, во сто разъ лучше того, что онъ мнѣ о немъ въ Москвѣ говорилъ, но какъ бы то ни было, сказалъ я, и кого бы изъ насъ ни считали въ томъ виновнымъ, я ни въ какомъ случаѣ съ Ермоловымъ служить не могу и не буду. Повторить срамное медленіе послѣ Елисаветнольскаго сраженія я уже не въ силахъ, а съ Ермоловымъ безъ этого не обойдется» 82.

Дибичъ писалъ государю 21-го февраля (5-го марта), на другой день послѣ своего пріѣзда: «Паскевичъ съ благодарностью уважилъ мои резоны, однако остался непоколебимъ». «Резоны» Дибича клонились къ тому, чтобы убѣдить Паскевича оставаться «вѣрнѣйшимъ помощникомъ Ермолова», а Паскевичъ, хотя и принялъ ихъ «съ благодарностью», однако остался «непоколебимымъ» въ намѣреніи не служить съ Ермоловымъ. При этомъ, какъ пишетъ Дибичъ, Паскевичъ объяснилъ свое непоколебимое рѣшеніе тѣмъ, что, по его убѣжденію, «Ермоловъ фальшивъ и показываетъ неспособность какъ при военныхъ дѣйствіяхъ, такъ и при управленіи войсками» 83.

Въ послѣдующихъ донесеніяхъ Дибичъ, высказывая различные поводы къ обвиненію Ермолова, представлялъ вмѣстѣ съ тѣмъ и весьма вѣскія соображенія, клонившіяся къ его оправданію <sup>84</sup>. Наконецъ, въ всеподданнѣйшемъ письмѣ отъ 28-го февраля (12-го марта) Дибичъ съ крайнею осторожностью старался внушить государю необходимость оста-

вить Ермолова на Кавказѣ, но опасаясь, что недовѣріе императора Николая къ Ермолову можетъ пересилить его доводы, предлагалъ замѣнить его графомъ Витгенштейномъ, а Паскевича выставлялъ, какъ еще не подготовленнаго и вообще не способнаго для первостепеннаго мѣста, при чемъ, конечно, принимая въ соображеніе личныя отношенія государя къ Паскевичу, онъ превозносилъ рыцарски благородныя его чувства, можетъ быть, только, по его мнѣнію, слишкомъ пылкія для государственнаго дѣятеля 85.

Но внушенія Дибича не привели къ желаемой цѣли. Императоръ Николай сразу разсѣкъ гордіевъ узелъ, которымъ старались его опутать. Монаршей волей никто не руководилъ, пишетъ біографъ князя Паскевича, она была вполнѣ самобытна и самодержавна <sup>86</sup>.

Поэтому ничего нѣтъ удивительнаго, что 12-го (24-го) марта императоръ Николай сообщилъ Дибичу слѣдующее рѣшеніе, положившее конецъ осадному положенію, въ которомъ находился Ермоловъ. Отправляя съ этимъ письмомъ къ барону Дибичу фельдъегеря, 13-го (25-го) марта, государь ничего не сообщилъ о принятомъ имъ рѣшеніи ни графу Толстому, ни графу Чернышеву.

«Я ясно вижу, — писалъ государь, — что дѣла не могутъ итти подобнымъ образомъ; когда вы и Паскевичъ утдете, этотъ человткъ, предоставленный самому себь, поставить насъ въ то же положение относительно знанія дёль и уверенности, что онь будеть действовать въ нашемъ духв, какъ это было до отъвзда Паскевича изъ Москвы, — такую отввтственность я не могу принять на себя. Поэтому, зрѣло взвѣсивъ все п продолжая ожидать вашего второго курьера, если онъ не доставить мив иныхъ данныхъ, чемъ те, которыя вы уже дали мие возможность предвидьть, я не усматриваю иного исхода, какъ поручить вамъ воспользоваться полномочіемъ, предоставленнымъ вамъ для смфщенія Ермолова. Его преемникомъ я предназначаю Паскевича, потому что изъ вашихъ донесеній я не усматриваю, чтобы онъ хоть въ чемъ либо нарушиль обязанности, налагаемыя самой строжайшей дисциплиной. Опозорить же этого человѣка отозваніемъ его при подобныхъ обстоятельствахъ было бы несогласно съ моею совъстью... Прежде всего поставьте Паскевича на должную ногу и дайте ему понять всю важность поста, на который я призываю его въ данномъ случай, и внушите ему всю цвиу моего довврія; онъ человвкъ чести и мой прежній начальникъ, онъ сумветъ, я отввчаю за него, выполнить мои желанія» 87.

Въ томъ же письмѣ императоръ Николай сообщалъ еще, что онъ предназначилъ генералъ-адъютанта Сипятина для занятія мѣста военнаго губернатора въ Тифлисѣ 88.

По получени письма государя, утромъ 28-го марта, баронъ Дибичъ спохватился во время; новыхъ данныхъ (d'autres données), о кото-

рыхъ упоминалъ императоръ Николай, конечно, не оказалось, и начальнику главнаго штаба оставалось только сообщить Ермолову высочайшее повелѣніе объ его увольненіи и о замѣнѣ его генералъ-адъютантомъ Паскевичемъ <sup>89</sup>. Дѣло наконецъ завершилось тѣмъ, съ чего бы ему слѣдовало начаться.

Между тѣмъ, генералъ Ермоловъ, благодаря своей проницательности, уже съ своей стороны, ранѣе Дибича, вѣрно оцѣнилъ истинное положеніе дѣлъ. «Старый левъ не пожелалъ тянуть агонію своей власти на Кавказѣ» 90. 3-го (15-го) марта, Ермоловъ отправилъ въ Петербургъ всеподданнѣйшее письмо, идущее совершенно въ разрѣзъ съ инсинуаціями, сдѣланными уже государю въ пользу проконсула Кавказа начальникомъ главнаго штаба.

«Не имѣвъ счастія заслужить довѣренность вашего императорскаго величества, —писалъ Ермоловъ, —долженъ я чувствовать, сколько можетъ безпоконть ваше величество мысль, что при теперешнихъ обстоятельствахъ дѣло здѣшняго края поручено человѣку, не имѣющему ни довольно способностей, ни дѣятельности, ни доброй воли. Сей недостатокъ довѣренности вашего императорскаго величества поставляетъ и меня въ положеніе чрезвычайно затруднительное. Не могу я имѣть нужной въ военныхъ дѣлахъ рѣшительности, хотя бы природа и не совсѣмъ отказала миѣ въ оной. Дѣятельность моя охлаждается тою мыслію, что не буду я умѣть исполнить волю вашу, всемилостивѣйшій государь!

«Въ семъ положеніи, не видя возможности быть полезнымъ для службы, не смѣю, однако же, просить объ увольненіи меня отъ командованія кавказскимъ корпусомъ, ибо въ теперешнихъ обстоятельствахъ можетъ это быть приписано желанію уклониться отъ трудностей войны, которыхъ я совсѣмъ не почитаю непреодолимыми, но, устраняя всѣ виды личныхъ выгодъ, всеподданнѣйше осмѣливаюсь представить вашему императорскому величеству мѣру сію, какъ согласную съ пользою общею, которая всегда была главною цѣлью всѣхъ монхъ дѣйствій».

Это письмо, однако, не рѣшило собою участи Ермолова; оно пришло въ С.-Петербургъ, когда уже повелѣно было Дибичу уволить проконсула.

По странной случайности высочайшій приказъ объ увольненіи Ермолова отданъ былъ въ С.-Петербургѣ 28-го марта, слѣдовательно въ тотъ же день, когда Дибичъ объявилъ Ермолову въ Тифлисѣ высочайшее повелѣніе о замѣнѣ его Паскевичемъ <sup>91</sup>.

Когда Дибичъ начиналъ склоняться къ тому, чтобы оставить Ермолова на Кавказѣ, онъ, повидимому, надѣялся, что будетъ руководить военными дѣйствіями противъ Персіи и направлять проконсула. Между тѣмъ государь, порѣшивъ дѣло самостоятельно, не подчиняясь внушеніямъ начальника своего штаба, уполномочилъ лишь Дибича продлить свое пребываніе въ Тифлисѣ настолько, чтобы водворить Паскевича на новомъ мѣстѣ и установить соотвѣтственные порядки <sup>92</sup>. Что же касается смѣны Ермолова, то Николай Павловичъ требовалъ, чтобы при этомъ отсутствовали шумъ, скандалъ, оскорбленія, комедія, неумѣстные вопли. «Пусть все совершится въ порядкѣ, съ достоинствомъ и согласно точному порядку службы», — писалъ государь Дибичу 27-го марта <sup>93</sup>.



Графъ Фабіанъ Вильгельмовичъ Сакенъ. (Съ рисунка съ натуры Киля. Изъ собранія А. О. Думберга).

Опасенія императора Николая были напрасны; шумъ и оскорбленія не имѣли вовсе мѣста <sup>94</sup>. Отсутствовали также выраженія общественнаго сочувствія къ павшему герою; отъ него отвернулись, какъ отъ зачумленнаго, и обратились къ восходящему солнцу. Н. Н. Муравьевъ въ запискахъ своихъ пишетъ: «Я поѣхалъ навѣстить Алексѣя Петровича, но

въ какомъ состояния засталъ я домъ сей, прежде того наполненный людьми, ищущими его покровительства! Домъ, въ коемъ умеръ хозяинъ, есть лучшее уподобленіе, которое можно прибрать къ сему случаю».

Ермоловъ прожилъ еще мѣсяцъ въ Тифлисѣ частнымъ человѣкомъ для приведенія своихъ дѣлъ въ порядокъ; дождавшись отъѣзда Алексѣя Петровича, Дибичъ также разстался съ Тифлисомъ и выѣхалъ 30-го апрѣля обратно въ Россію.

По словамъ Погодина: «Ермоловъ выёхалъ изъ Тифлиса въ простой кибиткѣ, въ которой и пріёхалъ туда за десять лѣтъ, съ третнымъ жалованіемъ въ карманѣ, съ глубокою раною въ сердцѣ. Жить онъ расположился близъ Орла, въ родовой деревушкѣ у престарѣлаго отца» 95. Впереди лежало тридцать пять лѣтъ вынужденной праздности; не имѣя еще полныхъ пятидесяти лѣтъ отъ роду, Ермоловъ отправлялся на долгій и безполезный для своей родины созерцательный покой.

«Какая типина послѣ шумной жизни! Какое уединеніе послѣ всегдашняго множества людей, — пишетъ Ермоловъ въ своемъ дневникѣ. — Я не отставленъ отъ службы, не уволенъ въ отпускъ, не сказано, чтобы состоялъ по арміи... Новое начальство не имѣло ко мнѣ и того вниманія, чтобы дать мнѣ конвой, въ которомъ не отказываютъ никому изъ отъѣзжающихъ. Въ Тифлисѣ я его выпросилъ самъ, а на военныхъ постахъ по дорогѣ давали мнѣ его постовые начальники по привычкѣ повиноваться мнѣ».

По дорогѣ въ деревню, Ермоловъ заѣхалъ въ Таганрогъ для того, чтобы видѣть мѣсто кончины императора Александра, вмѣстѣ съ которымъ, по словамъ Алексѣя Петровича, «похоронено и мое счастіе». Дѣйствительно, звѣзда Ермолова угасла вмѣстѣ съ жизнію монарха, въ царствованіе котораго онъ проложилъ себѣ путь къ славѣ.

Жалованье Ермолова было обращено въ пенсію по 14.000 рублей ассигнаціями. Воть все, что онъ имѣль. Въ донесеніи государю отъ 29-го марта 1827 года о смѣщеніи Ермолова Дибичь писаль, что даже и въ этомъ краѣ, гдѣ о каждомъ распространяють массу позорящихъ клеветь, никто не могь и не смѣль заподозрѣть личнаго безкорыстія Алексѣя Петровича 96. Въ царствованіе императора Александра Ермоловъ отказался отъ дарованной ему аренды, сказавъ, что на малыя его нужды достанеть ему жалованья. Враги его толковали, что это уловка, хитрость со стороны Ермолова, что въ этомъ отказѣ вѣрно кроется какая нибудь задняя мысль, желаніе получить болѣе со временемъ. «Жаль, что они сами не прибѣгли къ той же уловкѣ, — пишетъ Е. П. Ковалевскій: — отъ этого наши финансы, конечно, много бы выиграли» 97.

Віографъ Ермолова пишеть: «Горько было Ермолову удаляться съ Кавказа, съ поприща своихъ подвиговъ и побѣдъ, гдѣ онъ въ продолженіе десяти лѣтъ, имѣя подъ начальствомъ малое количество войска,

смириль дикихь горцевь, навель на нихь ужась, такь что матери стращали его именемь своихъ младенцевь, покориль цёлыя области, утвердиль русское владычество, построиль крёпости на всёхъ важныхъ пунктахъ, открытыхъ его орлинымъ взоромъ, образовалъ и приготовилъ Суворовское войско, готовое итти хоть въ преисподнюю по гласу любимаго начальника, и бросалъ русско-петровскіе взоры на Турцію, Персію, Бухару, Хиву, Индію... горько было Ермолову, но, вёрный подданный, онъ оставилъ жезлъ начальства безъ прекословія, въ надежді, что сердце царево въ руці Божіей, подвигнется когда нибудь съ гнізва на милость.

«Что сказать о гражданских его заслугах въ Грузіи? Онъ утвердиль безопасность жителей, водвориль порядокъ, привлекъ поселенцевъ, возбудилъ промышленность, открыль новые источники доходовъ для правительства.

«Дѣятельность его была неимовѣрная: въ одно время онъ и сражался, и строилъ, и распоряжался, награждалъ и наказывалъ, заводилъ, повѣрялъ, свидѣтельствовалъ. Спалъ онъ по четыре и пяти часовъ въ день, на простомъ войлокѣ, гдѣ случалось. Такъ провелъ онъ десятъ лѣтъ, всегда преданный службѣ, не зная семейныхъ наслажденій, не пользуясь обществомъ, никакими удобствами, съ единою мыслію объ общей пользѣ, о славѣ и могуществѣ Россіи».

Одинъ изъ сослуживцевъ Ермолова пишетъ: «Противникамъ его (а у него ихъ было много) я скажу кратко: всякій человѣкъ имѣетъ недостатки; но пускайте, господа, заставить уважать и любить себя такъ безгранично, какъ уважали и любили Алексѣя Петровича, кто его зналъ, и тогда пускай тѣшатся и бросаютъ камни въ его огородъ» 98.

Императоръ Николай въ письмѣ къ цесаревичу Константину Павловичу, отъ 9-го (21-го) апрѣля 1827 года, слѣдующимъ образомъ объясниль брату увольненіе Ермолова <sup>99</sup>:

«Изъ приказа вы уже узнали о замѣнѣ Ермолова Паскевичемъ. Судя по точной картинѣ того, что мнѣ описалъ Дибичъ, все, будучи далеко не столь безмѣрно дурно, какъ это разсказывалось, было, однако, достаточно дурно для того, чтобы доказывать ясно, какъ день, что послѣ отъѣзда Дибича и Паскевича все снова превратилось бы въ хаосъ, безпорядокъ, которые были раньше и сдѣлались обычными въ этой странѣ, въ виду системы, усвоенной Ермоловымъ. Вы согласитесь со мною, что наканунѣ войны это являлось плачевными гарантіями успѣха. Паскевичь быль безупреченъ (irréprochable), поэтому я не могъ колебаться и сдѣлалъ рѣшительный шагъ. Въ теченіе двухъ-трехъ дней здѣсь были совершенно ошеломлены; «качели» 100 заставили позабыть и Ермолова и Грузію. Сегодня утромъ я получилъ отъ Дибича донесеніе, что перемѣна совершилась, и что все произошло въ порядкѣ; Ермоловъ подчинился рѣшенію съ покорностію и безъ жалобъ. Я строго внушиль Ди-

бичу воспользоваться всею своею властью и моимъ именемъ, чтобы воспрепятствовать и предупредить какіе бы то ни были восторги и восклицанія какъ въ ту, такъ и въ другую сторону, чтобы все произошло, строго придерживаясь служебнаго порядка; повидимому, мнѣ удастся все-таки увидѣть все дѣло оконченнымъ, не какъ паденіе придворнаго, немилость и тому подобное, а такъ, какъ «сдача» и должна происходить» 101.

Генералъ-адъютантъ Дибичъ выёхалъ изъ Тифлиса въ Россію 30-го апрёля (12-го мая) 1827 года.

Весною императоръ Николай предполагалъ осмотрѣть въ Вязьмѣ войска 2-го пѣхотнаго корпуса, состоявшаго подъ начальствомъ князя Щербатова, и съ этою цѣлью отправился въ путь 7-го (19-го) мая 102. Свиту государя составляли: графъ П. А. Толстой, графъ Чернышевъ и генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ. Въ Вязьмѣ послѣ общаго смотра войска два дня маневрировали. Государь остался ими совершенно доволенъ, пожаловалъ начальникамъ разныя награды, а городу пособіе въ возмездіе за разореніе, понесенное имъ въ 1812 году отъ нашествія французовъ.

На смотрахъ присутствовали великій князь Михаилъ Павловичъ и главнокомандующій первой арміи, фельдмаршалъ графъ Сакенъ <sup>103</sup>.

Генералъ-адъютантъ Дибичъ засталъ императора Николая еще въ Вязьмѣ; здѣсь его ожидалъ милостивый пріемъ со стороны государя, а 25-го іюня (7-го іюля) 1827 года, баронъ Дибичъ возведенъ былъ въ графское достопиство, продолжая занимать должность начальника главнаго штаба его императорскаго величества.

Въ іюлѣ мѣсяцѣ императоръ Николай посвятилъ три дня на подробный осмотръ новгородскихъ военныхъ поселеній <sup>104</sup>, а осенью 1827 года предпринялъ новое путешествіе въ Динабургъ, Ригу и Ревель.

Императоръ Николай и послѣ воцаренія продолжалъ слѣдить за усиѣхами инженерной части, которую онъ, въ качествѣ великаго князя, будучи генералъ-инспекторомъ, вывелъ изъ прежняго у насъ ничтожества; несмотря на все бремя другихъ государственныхъ заботъ, онъ никогда не забывалъ своей прежней спеціальности. Поэтому государь, желая осмотрѣть работы по Динабургской крѣпости, производившіяся уже нѣсколько лѣтъ подъ личнымъ его управленіемъ, отправился въ Динабургъ 19-го октября, въ сопровожденіи только графа Дибича; оттуда онъ поѣхалъ въ Ригу и Ревель и возвратился въ С.-Петербургъ 1-го (13-го) ноября.

«Лифляндія, — пишетъ генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ, — счастливая, со временъ Петра Великаго, подъ скипетромъ русскихъ самодерждевъ, душевно къ нимъ привязана и желаетъ только продолженія того же благоденствія, которымъ она наслаждается полтора вѣка. Рига приняла въ восторгомъ молодого императора. Получивъ во время своего тамъ пребыванія нѣсколько новыхъ трофеевъ, взятыхъ у вѣроломныхъ пер-

#### императоръ николаи первыи

сіянь, онъ пожаловаль ихъ городу, для храненія въ той же каоедральной церкви, гдв развѣшаны вооруженія и щиты древнихъ меченосцевъ, побѣжденныхъ наконецъ русскими, праотцевъ современнаго дворянства, которое съ честію и славою служить въ рядахъ нашихъ ройскъ.

«Изъ Риги государь поёхалъ въ Ревель, куда велёно было также явиться мнё и князю Волконскому. И Ревель привётствовалъ новаго



Графъ Иванъ Осиповичъ Виттъ. (Съ портрега, находящагося въ "Воезной галлереъ" Зимняго дворџа).

императора съ восторгомъ; и здѣсь, какъ въ Ригѣ, онъ вошелъ въ малѣйшія подробности военнаго и гражданскаго управленія, обративъ преимущественное вниманіе на учебныя заведенія и на устройство Ревельскаго порта. Онъ почтилъ своимъ присутствіемъ обѣдъ, предложенный ему отъ дворянства, и балъ, данный гражданами города».

Независимо отъ увольненія Ермолова, 1827-й годъ ознаменованъ былъ еще другою не менѣе важною перемѣпою въ личномъ составѣ высшаго

военнаго управленія. По свидѣтельству А. Д. Боровкова, довѣреннаго сотрудника военнаго министра графа Татищева, составился сильный комплоть столкнуть его съ кресель министерскихъ, на которыя хотѣлось сѣсть графу Чернышеву. Къ достиженію своихъ честолюбивыхъ замысловъ онъ нашелъ себѣ содѣйствіе со стороны начальника главнаго штаба, барона Дибича, и вскорѣ явился желанный, благовидный предлогъ.

Во время пребыванія императора Николая въ Москвѣ, доставленъ быль въ руки государя доносъ, что графъ Татищевъ, въ бытность его генералъ-кригскомиссаромъ, допустилъ по комиссаріату безпорядки и зло-употребленія. Разслѣдованіе поручено было генералъ-адъютанту Храповицкому, «человѣку пустому и дерзкому, — какъ пишетъ Боровковъ, — дѣйствовавшему по волѣ и направленію графа Чернышева». Донесенія свои Храповицкій представлялъ непосредственно государю, который, не оскудѣвъ еще благоволеніемъ къ графу Татищеву, присылалъ бумаги на его заключеніе. Началась полемика, продолжавшаяся почти годъ, которая побудила наконецъ военнаго министра написать императору Николаю 22-го мая 1827 года письмо, которое поручилъ составить Боровкову. «Долго я размышлялъ объ этомъ, — сказалъ ему Татищевъ, — но у меня не станетъ силъ: я старъ, пусть молодые пройдохи возятся съ министерствомъ. Въ защиту свою и моихъ подчиненныхъ я представилъ все, что могъ; да будетъ воля Божія и государя».

Содержаніе письма было слідующее:

## «Всемилостив в йшій государь.

«Долговременное служение мое большею частию въ должностяхъ, требовавшихъ неусыпной дѣятельности, борение съ огорчениями и неприятностями, съ сими должностями сопряженными, и наконецъ гнетущая рука времени такъ разстроили и душевныя и тѣлесныя силы, что управление военнымъ министерствомъ часъ отъ часу становится для меня тягостнѣе.

«Страшусь, всемилостивъйшій государь, чтобы въ преклонности лѣтъ болѣзненное состояніе, преодолѣвая ревность къ сохраненію пользы отечественной, не произвело на обширномъ поприщѣ по званію военнаго министра невольныхъ упущеній и не возбудило тѣмъ праведный гнѣвъ августѣйшаго монарха, щедро явившаго на мнѣ опыты своего благоволенія и высочайшей довѣренности.

«Ободренный сими опытами, я дерзнулъ повергнуться къ стопамъ вашего императорскаго величества съ вѣрноподданническою просьбою о сложеніи съ меня званія военнаго министра. Но, пламенѣя въ душѣ посиль-

## ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

ными трудами заслужить милости, вашимъ величествомъ на меня изліянныя, я приму всякое назначеніе съ чувствомъ искренняго благоговѣнія.

# «Вашего императорскаго величества «вѣрноподданнѣйшій

«графъ Александръ Татищевъ» 105.

Боровковъ разсказываетъ, что на другой день прівхалъ къ графу Татищеву баронъ Дибичъ; болве часу продолжалось ихъ соввщаніе. Дибичъ убъждаль его именемъ государя не оставлять министерства, старикъ упрямствовалъ и настоялъ на своемъ. Желаніе его было исполнено, но только черезъ три мъсяца, 26-го августа 1827 года. Въ последовавшемъ тогда же высочайшемъ приказъ поручено было управлять военнымъ министерствомъ, впредь до повельнія, товарищу начальника главнаго штаба, генералъ-адъютанту графу Чернышеву. Такъ достигъ комплотъ своей цъли,—замъчаетъ названный выше современникъ.

Съ этого времени управленіе главнымъ штабомъ и военнымъ министерствомъ сосредоточилось въ одномъ лицѣ, и подготовлялось въ будущемъ полное сліяніе всѣхъ частей военнаго управленія въ рукахъ графа Чернышева.

Вообще, съ 1827 года, началось нѣкоторое обновленіе въ личномъ составѣ министровъ, назначенныхъ еще въ царствованіе императора Александра. Подобной перемѣны ожидали еще во время коронаціонныхъ торжествъ; но когда эти надежды не оправдались, въ петербургскомъ обществѣ начали говорить: «Императоръ хочетъ удержать старыхъ глупцовъ, чтобы доказать, что онъ одинъ умѣетъ управлять. (L'Empereur veut conserver les vieilles ganaches pour faire voir qu'il sait gouverner tout seul») 106. 15-го октября 1827 года, преклонныя лѣта князя Лобанова-Ростовскаго побудили его просить о сложеніи съ него должности министра юстиціи, которую онъ занималь десять лѣтъ. Увольненіе князя состоялось 18-го октября, а товарищъ его, князь Алексѣй Алексѣевичъ Долгоруковъ, назначенъ былъ министромъ.

Въ началѣ слѣдующаго года перемѣны продолжались. 19-го апрѣля 1828 года, генералъ-адъютантъ Закревскій занялъ мѣсто министра внутреннихъ дѣлъ, съ сохраненіемъ званія финляндскаго генералъгубернатора и командира отдѣльнаго финляндскаго корпуса. Почти одновременно, нѣсколькими днями позже (23-го апрѣля), состоялось также, какъ уже выше упомянуто, увольненіе адмирала Шпшкова.

Изъ бывшихъ александровскихъ министровъ остались нетронутыми и еще болѣе укрѣпились на занимаемыхъ ими мѣстахъ: графъ Нессельроде, пожалованный 24-го марта 1827 года въ вице-канцлеры, и

генералъ Канкринъ, возведенный въ 1829 году въ графское достоинство.

По свидѣтельству одного современника, императоръ Александръ былъ довольно непостояненъ въ своихъ личныхъ отношеніяхъ. «На благосклонность его нельзя было твердо полагаться. Люди, которымъ онъ оказывалъ свое особенное расположеніе, или которые удостоивались его горячей дружбы, и которые, казалось, были достойны оказываемаго имъ высокаго отличія, неожиданно лишались его прежняго вниманія и утрачивали его довѣріе. Только безсердечный Аракчеевъ, а отчасти и другъ дѣтства государя, князь А. Н. Голицынъ, составляли исключеніе. Вполнѣ повредить Голицыну не могъ даже Аракчеевъ, несмотря на всѣ свои интриги. Совершенно инымъ былъ императоръ Николай. У него не было любимца, который имѣлъ бы такое вліяніе, какое имѣлъ Аракчеевъ. Кромѣ того, если кто либо заслужилъ однажды его милостивое вниманіе, тотъ могъ разсчитывать на его благоволеніе до тѣхъ поръ, пока не лишался по собственной ошибкѣ» 107.

Приведенный здѣсь отзывъ современника долженъ быть признанъ вполнѣ справедливымъ. Стоитъ припомнить выдающееся значеніе и довѣріе, которымъ пользовались въ продолженіе всего царствованія императора Николая князь Волконскій, графъ Бенкендорфъ, графъ Орловъ, графъ Дибичъ, князь Паскевичъ, князь Меншиковъ, князь Чернышевъ, графъ Клейнмихель, графъ Киселевъ, графъ Нессельроде, графъ Канкринъ и многіе другіе государственные дѣятели того времени, чтобы убѣдиться въ основательности высказанныхъ сужденій.

### III.

Прошли многіе годы послѣ увольненія А. П. Ермолова, когда Николай Герасимовичь Устряловъ вздумалъ написать: «Историческое обозрѣніе царствованія императора Николая І-го». Это было въ 1846 году. Сочиненіе Устрялова было прочитано государемъ въ рукописи и собственноручно имъ исправлено 108. Въ своемъ историческомъ обозрѣніи авторъ коснулся, конечно, и персидскихъ дѣлъ и написалъ:

«За Кавказомъ содержался малочисленный корпусъ, разсѣянный мелкими отрядами по крѣпостямъ и въ совокупности не составлявшій даже одной полной дивизіи. Но тамъ былъ Ермоловъ: недоступный страху, онъ умѣлъ вселить мужество въ каждаго солдата, и русскій штыкъ остановилъ врага на первомъ шагу».

Приведенныя здёсь слова были зачеркнуты императоромъ Николаемъ, и на полё написано его величествомъ <sup>109</sup>:

«Неправда, Ермоловъ въ это время донесъ мнѣ, что не чувствуетъ въ себѣ силу начальствовать войсками въ подобное время, и просилъ

D'après les detrits de l'engagement que le detachement de la Compagnio ent arec l'ennemi, je crois ron que les etiliats, pour configues d'aris leur nambre, out du de conduce de manuere à ne pais recès centre très content d'ens ainsi que mindMins où deux rencontres dans duccès jeuvent gester l'espris des autres et rous ne renficies pas à le remettre failement.

Ce n'est pas à un dimmerment de commender militate llon, qui, en bet à un enneme met, exige un chef actif, entreprednant et capable de faire opserver l'ordre névessaires avec exactiture et deverte.

Yernology

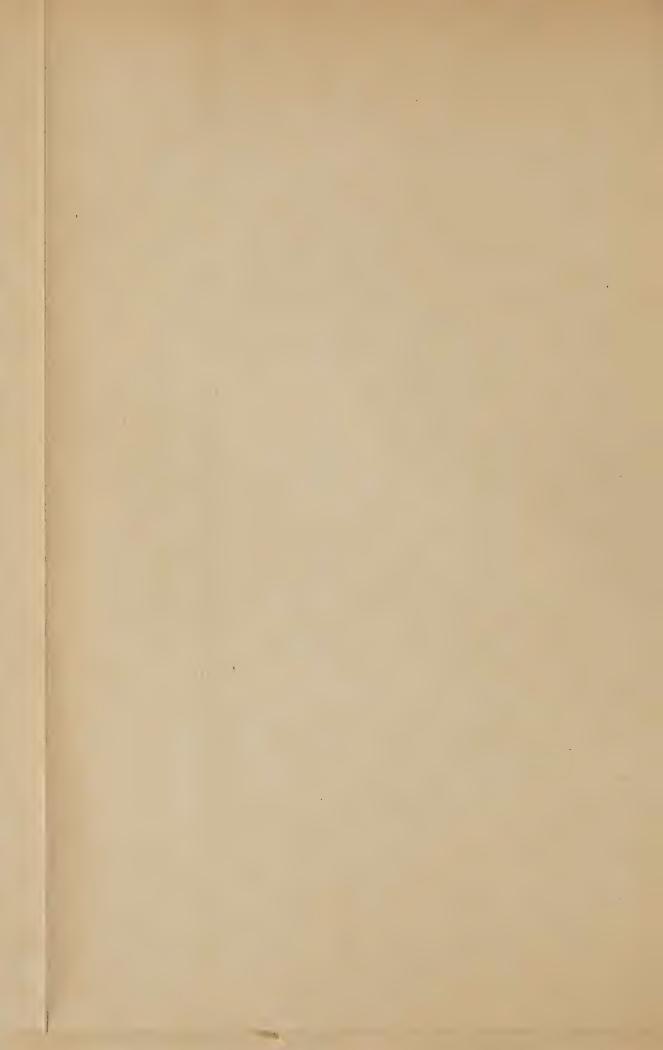



Графъ Александръ Ивановичъ Чернышевъ. (Съ гравюры Райта, сдѣланной съ портрета Доу).

присылки дов'треннаго лица, тогда я послалъ къ нему генералъ-адъютанта Паскевича и впосл'тдетвіи начальника штаба генералъ-адъютанта графа Дибича».

Сообразно съ высочайшими указаніями, Устрялову пришлось измітнить многія части своей рукописи, и въ такомъ переработанномъ видів его историческое обозрівніе появилось въ печати въ 1847 году <sup>110</sup>. По-

хвальный отзывъ о Ермоловѣ, написанный Устряловымъ, былъ, конечно, исключенъ и замѣненъ слѣдующими строками:

«Ермоловъ донесъ императору, что онъ не чувствуетъ въ себѣ силы начальствовать войсками въ подобное время, и просилъ присылки довъреннаго лица. Государь послалъ къ нему генералъ-адъютанта Паскевича, а впослѣдствіи начальника главнаго штаба генералъ-адъютанта Дибича».

Какъ и слѣдовало ожидать, Ермоловъ очень огорчился напечатаннымъ о немъ отзывомъ и столь явнымъ искаженіемъ исторической истины; гнѣвъ почтеннаго ветерана обрушился на неповиннаго ни въ чемъ историка. Устряловъ находился въ это время въ Москвѣ; въ своихъ воспоминаніяхъ онъ пишетъ:

«Въ Москвъ я сблизился съ М. П. Погодинымъ, объдалъ у него и осматривалъ его любопытное и замъчательное во всъхъ отношеніяхъ книгохранилище. Отъ него я узналъ также, что Ермоловъ очень огорчился отзывомъ моимъ въ «Историческомъ обозрѣніи царствованія Николая I» объ увольненій его на Кавказъ. Я объяснилъ Погодину все, какъ было, что написалъ я въ рукописи, и какъ поправилъ сказанное мною самъ государь. Погодинъ говорилъ, что нѣсколько разъ ѣздилъ къ Ермолову и говорилъ ему, что я нисколько не виноватъ. Тѣмъ не менъе, Ермоловъ написалъ ко мнъ письмо, гдъ довольно ръзко говоритъ о моемъ выраженіи, и, не присылая мні письма, распустиль его по знакомымъ въ Москвъ. Ихъ было очень много, и всъ наперерывъ читали. Ермоловское посланіе было, разум'вется, не въ мою пользу. М'всяца черезъ три, уже возвратившись въ С.-Петербургъ, я получилъ это письмо. Я не зналъ, что дёлать; писать къ Ермолову отвётъ и выставить все, какъ было, не видёль никакой возможности; оставить безь отвёта тоже не хотълъ. Письмо Ермолова я отвезъ къ графу Уварову съ просьбою доложить государю. Посл'в мн'в сказываль брать мой, Өедөрь Герасимовичь, служившій въ канцеляріи военнаго министра, что у нихь, по волѣ государя, были большія хлопоты: отыскивали бумаги Ермолова при его увольненіи. Д'єло тімь и кончилось. Я видієль Ермолова впослідствіи на юбиле в Московскаго университета, но не говорилъ съ нимъ ни слова» 111.

Ермоловъ по поводу этой полемики написалъ Погодину слѣдующія строки: «Препровождая письмо мое г. Устрялову, я высоко цѣню одобреніе ваше умѣренности, съ которою я сдѣлалъ возраженіе. Легко могъ бы я обойтись безъ него, убѣжденъ будучи, что мало вреда принесетъ мнѣ изложенное г. Устряловымъ на счетъ мой мнѣніе, ибо въ настоящее время я нѣсколько извѣстенъ, а исторіографъ оцѣненъ будетъ по достоинству и теперь, и впослѣдствіи, но такъ долженъ я былъ поступить по причинамъ, изъясненнымъ въ концѣ письма сего. Не думалъ ли исторіографъ, бросивъ на меня черную тѣнь, придать блеску

фельдмаршалу князя Варшавскому, но, и меня не трогая, довольно той подлой лести, которую расточаеть въ похвалахъ ему» <sup>112</sup>.

Та подлая лесть, на которую жалуется Ермоловъ въ письмѣ къ Погодину, заключается, вѣроятно, въ слѣдующихъ словахъ исторіографа въ честь Паскевича: «Подъ стѣнами Елисаветполя встрѣтилъ его (Аббасъ-Мирзу) тотъ, кому судьба предназначила быть въ наше время грозою враговъ Россіи въ Азіи и въ Европѣ, вождь, достойный русскаго воинства: тамъ встрѣтилъ его Паскевичъ. Прибывъ за нѣсколько дней предъ тѣмъ на Кавказъ, для содѣйствія главнокомандующему, съ особенною довѣренностію императора, онъ немедленно принялъ по волѣ Ермолова 113 начальство надъ войсками, назначенными противъ персіянъ, и первымъ дѣломъ его было совершенное пораженіе вдесятеро сильнѣйшей арміи, подъ личнымъ предводительствомъ Аббаса-Мирзы, въ семи верстахъ отъ Елисаветполя».

Каково же было прочесть рядомъ съ направленнымъ противъ него несправедливымъ обвинениемъ диопрамбъ въ честь полководца, котораго онъ язвительно называлъ графомъ Ерихонскимъ, сравнивая его съ Навиномъ, предъ которымъ стѣны падали отъ трубнаго звука!

Для полной характеристики всёхъ этихъ взаимныхъ недоразумѣній приведемъ здѣсь письмо Ермолова къ Устрялову отъ 17-го сентября 1847 года; оно свидѣтельствуетъ, что съ 1827 года страсти еще не улеглись, какъ съ одной, такъ и съ другой стороны. Выстрадавъ въ молчаливомъ уединеніи двадцать лѣтъ, Ермоловъ, затронутый сочиненіемъ Устрялова за живое, не могъ удержаться отъ составленія ядовитаго возраженія, въ которомъ бывшій проконсулъ весьма искусно, подъ видомъ несчастнаго исторіографа, громилъ совершенно другое лицо: всѣхъ бѣдъ своихъ содѣтеля 114.

«Увлекаясь общимъ любопытствомъ прочитать исторію достославнаго царствованія нашего государя императора, — пишетъ Ермоловъ, — долго не могъ я пріобрѣсть сочиненія вашего, всѣми отыскиваемаго съ большимъ желаніемъ, и потому недавно ознакомился съ его содержаніемъ.

«Не разсуждая объ историческомъ изложеніи труда вашего, я почитаю себя въ правѣ говорить, что въ немъ, упомянувши обо мнѣ, вы изволили изобразить меня въ чертахъ, совершенно несвойственныхъ ни личному моему характеру, ни поприщу, пройденному мною на службѣ и что, прежде нежели приступить къ тому, не было бы излишнимъ принять въ руководство свѣдѣнія болѣе основательныя или, по крайней мѣрѣ, правдоподобныя, хотя впрочемъ долженъ я подозрѣвать другую причину, предположить, что въ изложеніи вы искали соблюсти добросовѣстность.

«Не въ защиту свою, въ которой не имѣю надобности, рѣшился я обнаружить ошибку вашу, но малѣйшее искаженіе истины оскорбляеть достоинство исторіи и потрясаеть довѣріе къ цѣлому труду.

«По произволу вашему приписавъ мнѣ недостатокъ способностей, вы отрицаете прозорливость покойнаго императора, котораго продолжительная борьба съ величайшимъ своего времени полководцемъ и низложеніе его поставили на такую степень славы, каковой судьба немногимъ достигнуть предоставляетъ. Послъ сего нельзя безъ дерзости предположить, чтобы въ лицахъ, имъ избираемыхъ, недостатки способностей могли легко укрываться отъ его проницательности и легко быть замѣчаемы другими. Всё назначенія мои по службё опредёляемы были непосредственною его волей. Такъ въ 1812 году, въ эпоху отечественной войны, быль я начальникомъ главнаго штаба 1-й арміи; въ 1814 году поручено мий было болие 80.000 войски, расположенныхи на граници съ Австріей; наконець, за шесть л'єть предъ удаленіемъ монмъ изъ Грузін, я быль назначень начальствовать арміей въ Италіи, болье нежели изъ ста тысячь челов'якь составленною, и для того вызвань быль въ Лайбахъ, гдъ отзывъ обо мнъ покойнаго императора императору австрійскому могъ быть лестнъйшею для каждаго наградою.

«Прежняя война съ Персіей была современною войнѣ отечественной п, невзирая на ограниченность средствъ командовавшаго тогда на Кавказѣ генерала Ртищева, кончена со славою для оружія нашего и съ пріобрѣтеніями.

«Во время пребыванія моего въ Грузіи отличныя войска кавказскаго корпуса значительно умножены и сверхъ того нынѣ благополучно царствующимъ государемъ императоромъ усилены были двумя дивизіями. Персіянами предводительствоваль сынъ шаха, Аббасъ-Мирза, столь же извѣстный отсутствіемъ воинственныхъ дарованій, сколько знаменитый пораженіями русскихъ войскъ.

«Вамъ, милостивый государь, многое не извъстно; но я, знавши хорошо обстоятельства, войну съ персіянами не могъ встрѣтить безъ основательной надежды на успѣхъ и чувствовать въ себѣ недостатокъ способностей, когда во многихъ изъ подчиненныхъ мнѣ находилъ ихъ достаточными для персіянъ.

«Не оскорбленное самолюбіе, но признательность къ дов'єрію, котораго удостоенъ я быль покойнымъ императоромъ до конца его царствованія, и уваженіе къ памяти обо мні прежнихъ моихъ сослуживцевъ вызвали меня зам'єтить вамъ, милостивый государь, эту непозволительную ошибку.

«Съ должнымъ уваженіемъ имѣю честь быть «мплостиваго государя покорнѣйшій слуга

«Алексый Ермоловъ».

#### IV.

Избавившись отъ двухъ непрошенныхъ своихъ руководителей: Ермолова и Дибича <sup>115</sup>, генералъ-адъютантъ Паскевичъ смѣло и энергически принялся за выполненіе предположеннаго похода противъ Персіи. Своими распоряженіями и блестящими успѣхами Паскевичъ не замедлилъ оправдать безграничное довѣріе, которое питалъ къ его дарованіямъ императоръ Николай.

Еще до отъёзда Дибича военныя дёйствія начались движеніемъ русскихъ войскъ въ Эриванскую область. 13-го (25-го) апръля, генералъадъютантъ Константинъ Христофоровичъ Бенкендорфъ занялъ Эчміадзинскій монастырь <sup>113</sup>. Неимовърная жара, превосходящая 40°, отсутствіе дорогъ и продовольствія въ безлюдной странь (персіяне угнали жителей) сильно затрудняли быстрый ходъ наміченныхъ военныхъ дібіствій. Число больныхъ возрастало ужасающимъ образомъ; баталіоны начали замѣтно рѣдѣть. Тѣмъ не менѣе приступили къ осадѣ крѣпости Аббасъ-Абада, расположенной на Араксѣ, въ десяти верстахъ отъ Нахичевани. Аббасъ-Мирза, согласно предположению Паскевича, не замедлилъ двинуться на выручку созданнаго имъ оплота въ Южно-Эриванской области, но попытка персидскаго полководца привела 5-го (17-го) іюля къ полному пораженію его войскъ при Джеванъ-Булахѣ; Аббасъ-Мирза съ трудомъ избътъ плъна. Ръшительная побъда, одержанная Паскевичемъ, сопровождалась сдачею крепости Аббасъ-Абада, последовавшею 8-го (20-го) іюля 117.

Теперь предстояло Паскевичу овладѣть Эриванью. Операціи противъ этой крѣпости должны были рѣшить участь кампаніи; но для успѣшнаго выполненія подобной задачи нужно было выждать прибытія осадныхъ орудій; нестерпимый же зной и недостатокъ продовольствія препятствовали немедленно начать осаду Эривани. Пришлось отвести войска въ лагерь въ горы Карабабы.

Между тёмъ наступательныя дёйствія Аббаса-Мирзы, предпринятыя къ Эчміадзину противъ генерала Красовскаго, кончились тёмъ, что персидскій полководець, несмотря на громадный перевёсъ въ силахъ, отступиль до появленія здёсь нашихъ главныхъ силъ, пришедшихъ на выручку. Тогда Паскевичъ рёшился овладёть крёпостью Сардаръ-Абадомъ. 19-го сентября (1-го октября) она была занята русскими войсками. Здёсъ побёдитель нашелъ значительные запасы продовольствія, которые могли обезпечить содержаніе нашихъ войскъ во время предстоявшей теперь осады Эривани, къ обложенію которой немедленно приступили. 1-го (13-го) октября, Эривань, служившая оплотомъ персид-

скаго могущества въ Закавказъв, перешла въ руки Россіи. Паскевичъ доносиль императору Николаю, 3-го (15-го) октября 1827 года:

«Знамя вашего императорскаго величества разв'явается на ст'янахъ эриванскихъ. Ключи сей столько прославленной крипости, весь гарнизонъ ея, взятый въ плънъ, вмъстъ со всъми главными начальниками, самого Гассанъ-Хана, который на этотъ разъ не могъ ни бѣжать 118, ни пробиться, завоеванные трофеи: 4 знамя, 37 пушекъ, 2 гаубицы, 9 мортиръ, до 50 фальконетовъ, наконецъ подданство и благодарность жителей, освобожденныхъ нами отъ мнимыхъ защитниковъ и свиръпыхъ утъснителей, —все сіе спъшу повергнуть къ всемилостивъйшему возарънію вашему, государь. Войско вашего императорскаго величества вновь увънчалось блескомъ побъды. Быстрое покореніе Сардаръ-Абада навело ужасъ на непріятеля, и симъ должно было пользоваться... Потеря наша, по стеченію многихъ счастливыхъ случайностей, самая ничтожная 119. Знаменитая Эривань, которой пріобр'ятеніе, какъ полагали, должно было стоить потоковъ крови, пала предъ победоноснымъ русскимъ оружіемъ безъ великихъ пожертвованій съ нашей стороны. Теперь лезгины, дагестанцы и всё мятежники въ кавказскихъ горахъ приведены будутъ въ трепетъ покореніемъ города, візчнаго ихъ убіжища, гді они находили помощь деньгами, оружіемъ и всёмъ коварствомъ персидской политики. Слава его въ Турціп и Персіи неимов'єрна, но еще неимов'єрное покажется овладёніе имъ по шестидневной осадё. 3.000 человёкъ военноплѣннаго гарнизона уже мною отправляются въ Грузію».

Императоръ Николай щедро наградилъ Паскевича. За побъду при Джеванъ-Булахъ и взятіе Аббасъ-Абада онъ получилъ орденъ св. Владимира первой степени, а за взятіе Сардаръ-Абада и Эривани орденъ св. Георгія второй степени. Сверхъ сего государь написалъ еще своему полководцу 6-го (18-го) ноября слъдующее собственноручное письмо:

«Богу угодно было благословить труды ваши, любезный Иванъ Өедоровичь, и въ продолжение и всколькихъ мъсяцевъ, преодолжвъ всъ препоны, природою и непріятелемъ вамъ противоставимыя, исполнили вполнъ мое желаніе и покорили Россіи тъ области, которыя ей отнынъ принадлежать должны въ возмездіе за наглое покушеніе персіянъ.

«Изъ офиціальныхъ бумагъ вы увидите все мое удовольствіе; но мнѣ желательно, чтобъ мой старый командиръ зналъ, что я имъ сердечно доволенъ и вѣчно благодаренъ буду за то, что поддержалъ честь русскаго имени и исполнилъ мою волю. Спасибо, любезный Иванъ Өедоровичь, спасибо отъ всей души. Я полагаю, что письмо сіе застанетъ васъ въ Тавризѣ, можетъ быть, съ помощію Божією, и тогда же, какъ миръ заключенъ. Я сего искренно желаю; но если бы сего не было, и ослѣпленіе персіянъ вело ихъ къ гибели продолженіемъ войны, вы найдете всѣ мысли мои въ начертаніи, которое шлетъ вамъ Иванъ Иванъ

## императоръ николай первыи

новичь. Считаю необходимымь намь далеко не лѣзть въ глубину Персіп; но елико возможно скорѣе сдѣлать экспедицію въ Астрабадъ или Зинзили, гдѣ по вашему удобнѣе, и стать тамь твердой ногой».



Дмитрій Павловичъ Руничъ. (Съ портрета, принадлежащаго его дочери, г-жѣ Храбро-Василевской).

Въ то время, какъ русскія войска заняли Эрпвань, Аббасъ-Мирза окапывался въ лагерѣ въ Хоѣ и совершенно отказался отъ дальнѣйшихъ наступательныхъ дѣйствій. Для русскихъ войскъ дорога въ главный городъ Адербейджана, Тавризъ, была открыта. 13-го (25-го) октября, князь Эристовъ занялъ съ отрядомъ безъ выстрѣла этотъ городъ; цита-

дель, крѣпость, склады, арсеналь, литейный заводь—все было передано въ распоряжение русскихъ. 19-го (31-го) октября. Паскевичь съ авангардомъ вступилъ въ Тавризъ. Городское население толпами вышло ему навстрѣчу, усыпая дорогу цвѣтами и закалывая быковъ, какъ это принято въ Персіи при торжественныхъ въѣздахъ шаха. «Вообще народъ изъявляеть здѣсь къ намъ большое усердіе,—писалъ тогда Паскевичь,—что впослѣдствіи можетъ сдѣлаться для насъ затруднительнымъ» 120.

Шахъ Феть-Али-ханъ убъдился наконецъ въ неизбъжности заключенія мира, тъмъ болье, что наслъдникъ персидскаго престола и главно-командующій Аббасъ-Мирза заявиль своему повелителю: мы не можемъ драться, намъ ничего другого не остается, какъ примириться».

Не довольствуясь подобнымъ признаніемъ своего пораженія, АббасъМирза, главный виновникъ войны съ Россією, явился въ Дел-Карганъ
для личнаго свиданія съ Паскевичемъ. Главное затрудненіе къ заключенію мира состояло въ уплатѣ военныхъ издержекъ, которую требовала Россія; противъ территоріальныхъ же уступокъ никто не возражалъ. Въ Персія всѣ государственные доходы принадлежали лично шаху,
и Феть-Али-Ханъ дорожилъ сохраненіемъ своей казны. Поэтому уплата
военныхъ издержекъ, писалъ Паскевичъ императору Николаю, самая
затруднительная въ землі, въ которой государь казну и личныя пользы
свои совершенно отліаляєтъ отъ пользы народа. Препятствія къ заключенію мира увеличивались еще тѣмъ, что англійское правительство,
снаожавшее Персію субсиліями, употребляло всѣ усилія для залержанія усиѣховъ русской политики.

Хотя съ появленіемъ русскихъ войскъ въ Тавризѣ политическая обстановка сразу измѣнилась въ нашу пользу и приняла лаже антидинастическій характеры противы парствовавшаго тогла вы Персін шаха <sup>121</sup>, но императоръ Николай и въ этомъ случав остался себв вврень. Непреклонный вы убъжденіяхы строго-легитимныхі. — пишеть князь Щербатовъ.-государь не допускаль мысли о возможности воспользоваться непокорностію подланнихъ законному ихъ монарху. Настапвая на уловлетворенін Россін, онъ вибств съ тімь требоваль отъ Паскевича и сохраненія цілости Персін и непривосновенности законной власти и престола шаха 122. Между тамь вы долесеніяхы Наскевича сквозило совершенно иное направленіе: онъ. повидимому, не особенно опасался разложенія Персін. Паскевичь, находясь въ Тавризт, всякій день все болве убъждался вы возможности, окончательно завладвы Адербейджаномъ, управлять ханами гоей Персіп. Съ потерею Адербейджана, писалъ Паскевную. — англійскіе чиновинки могуть сфсть на корабли въ Бендерь-Буширф и возвратиться въ Индів 123. Разсужденія русскаго главнокомандующаго, принимая во вниманіе одни персилскія діла, вполні соотвітствовали обстоятельствами: тімь не меніе близсть неминуемой

### императоръ николай первый

войны съ Турцією не позволяла, однако, слишкомъ увлекаться одержанными успѣхами, такъ какъ низверженіе каджорской династіи удержало бы надолго русскія войска въ Персіи.

Нерсидское правительство съ свойственною восточнымъ политикамъ изворотливостію сумѣло затянуть переговоры, несмотря на то, что Аббасъ-Мирза подписалъ уже предъявленныя ему предварительныя условія



Императоръ Николай I, императрица Александра Өеодоровна и великій князь Константинъ Николаевичъ.

(Съ литографіи начала прошлаго стольтія).

мира <sup>124</sup>. «Безъ хитростей, безъ изворотовъ ничего здѣсь не дѣлается», - замѣтилъ Паскевичъ въ донесеніи къ государю отъ 21-го декабря 1827 года <sup>125</sup>. Наконецъ Паскевичъ вынужденъ былъ объявить о разрывѣ перемирія и снова двинуть войска для поддержанія своихъ требованій. Русскія заняли Міянъ и Ардебиль и, невзирая на холодное зимнее время, начали готовиться къ походу на Тегеранъ. Рѣшительныя мѣры, принятыя Паскевичемъ, и совѣты англійской миссіи заглушили наконецъ вспыхнувшіе новые воинственные порывы шаха; онъ смпрился, и

10-го (22-го) февраля 1828 года въ Туркманчат подписанъ былъ мирный договоръ съ Персіею.

Существенныя статьи трактата заключались въ уступкъ Россіи ханствъ Эриванскаго и Нахичеванскаго, въ возвращеніи ханства Талышинскаго (съ Ленкоранью), занятаго персидскими войсками, и въ уплатъ дваддати милліоновъ рублей за военныя издержки.

По полученіи этого радостнаго извѣстія, императоръ Николай возвель, 15-го (27-го) марта 1828 года, Паскевича въ графское достоинство, повелѣвъ ему именоваться графомъ Паскевичемъ-Эриванскимъ 126, и, сверхъ того, пожаловаль ему одинъ милліонъ ассигнаціями изъ персидской контрибуціи. Эти милости императоръ Николай возвѣстилъ «отцу командиру» въ собственноручномъ письмѣ, въ которомъ писалъ:

«Воздавъ Всемогущему Богу благодареніе за дарованіе столь желаннаго мною мира, обращаюсь къ вамъ, мой любезный Иванъ Өедоровичъ, съ изъясненіемъ чувствъ признательности, которую отъ глубокаго сердца къ вамъ питаю за важныя услуги отечеству и точное исполненіе моихъ желаній; вы все вполнѣ совершили. Желая, чтобъ и въ потомствѣ сохранились неразлучныя съ именемъ вашимъ пріобрѣтенія, коими вамъ Россія обязана, пріобщилъ я къ фамиліи вашей названіе той твердыни, покореніемъ которой походъ принялъ рѣшительный оборотъ въ нашу пользу».

Затёмъ въ томъ же письмё, какъ пишетъ біографъ Паскевича, государь въ мягкихъ, дружескихъ выраженіяхъ упрекалъ «отца комакдира» въ недовёрій къ своимъ ближайшимъ помощникамъ и въ излишней раздражительности. Это замёчаніе было вызвано тёмъ, что до свёдёнія государя постоянно доводимы были случай, свидётельствовавшіе о раздражительности и неуживчивости Паскевича. Слава, которую стяжалъ себё «отецъ командиръ» въ Персій, и милость къ нему монарха встревожили немалое число лицъ, естественнымъ образомъ вызвавъ легіонъ недоброжелателей и завистниковъ, не пропускавшихъ удобнаго случая повредить ему во миёніи государя.

«Теперь, — писалъ императоръ Николай, — какъ старому знакомому, могу сказать, какъ другу, дозвольте мив изъяснить со всею искренностью новое желаніе мое, собственно до васъ, любезный Иванъ Өедоровичъ, касающееся. Я душу вашу знаю; знаю, что благородная душа ваша не оскорбится голосомъ друга, которому честь ваша, ваша слава точно дороги.

«Не скрою отъ васъ, любезный другъ, что съ прискорбіемъ я видѣлъ, что многіе достойные сотрудники ваши, люди, коихъ вы уважать должны, пбо они вполнѣ сего достойны, лишились подъ конецъ похода вашего довѣрія, не сдѣлавъ, я смѣло скажу, ничего, дабы провиниться и тѣмъ заслужить неудовольствіе ваше справедливымъ образомъ. Мо-

жеть ли высокая и благородная душа ваша быть преступна въ незаслуженной недовърчивости? Достойно ли васъ угнетать или быть несправедливу къ тъмъ, кои, не щадя ни трудовъ, ни самой жизни, дабы заслужить мое благоволеніе, были истинными вамъ сотрудниками и помощниками?

«Не мий вамъ, любезный Иванъ Өедоровичъ, упоминать, что прощать великодушно, притъснять же безъ причины — неблагородно. Прошу васъ, какъ другъ, примите сіе увъщаніе отъ меня, какъ долгъ тому, которому я самъ многими добрыми совътами обязанъ. Я желаю, чтобы моего Ивана Өедоровича всякій подчиненный любилъ и почиталъ, какъ отца, и чтобы не было другихъ ему завистниковъ, какъ завистниковъ его славы и добродѣтели.

«Слава сія на полѣ чести пріобрѣтена вами, — остается пріобрѣсти другую, столь же важную: быть любиму своими подчиненными. Для сего нужна строгая справедливость, даже самый видъ пристрастія или прихоти долженъ быть устраненъ. И можетъ ли быть иначе между благородныхъ людей, обязанныхъ уваженіемъ другъ къ другу?

«Я льщу себя надеждой, любезный Иванъ Өедоровичь, что вы постараетесь будущимъ вашимъ обращеніемъ съ вашими добрыми, усердными подчиненными доказать, что не въ нравѣ вашемъ поступать постоянно, какъ донынѣ случалось, и что совѣтъ искренняго вамъ друга не будетъ тщетнымъ. Въ трехъ вашихъ главныхъ подчиненныхъ: Эмануелѣ, Сппягинѣ и Красовскомъ, имѣли вы людей способныхъ, надежныхъ и заслуживающихъ мою довѣренность; съ ними въ особенности будьте въ должныхъ начальническихъ, но дружественныхъ отношеніяхъ. Ни одинъ изъ нихъ не будетъ, какъ говорится, искать выслуживаться помимо васъ; каждый въ своемъ мѣстѣ будетъ преполезенъ... Съ симп тремя помощниками, дѣйствуя черезъ нихъ по принятому плану и занимаясь тогда болѣе общимъ направленіемъ, наблюденіемъ и частыми осмотрами, я надѣюсь, мой Иванъ Өедоровичъ поставитъ скоро край сей на ряду лучшихъ и самыхъ цвѣтущихъ областей Россіи» 127.

Приведенныя здёсь строки, служащія лучшей характеристикой отношеній, установившихся между Паскевичемъ и его другомъ, императоромъ, сдёлаются вполнѣ понятными, если сказать, что даже ближайшій сотрудникъ Паскевича, графъ Сухтеленъ, отзывался о немъ въ своей перепискѣ, какъ о человѣкѣ честномъ, храбромъ, добромъ и справедливомъ, но въ то же время недовѣрчивомъ, подозрительномъ и крайне тяжеломъ въ служебныхъ отношеніяхъ 128.

Впрочемъ, въ письмѣ къ государю самъ Паскевичъ признавалъ жалобы своихъ подчиненныхъ отчасти справедливыми 129. Въ письмѣ же къ великому князю Михаилу Павловичу, написанному по окончаніи Персидскаго похода изъ Туркманчая, Паскевичъ не отрицалъ проявлен-

ной имъ съ нѣкоторыхъ поръ раздражительности, объясняя ее слѣдующимъ образомъ:

«Все счастливо кончилось,— пишетъ Паскевичъ,—однако прибавлю къ сему вашему высочеству, что если когда нибудь удостоюсь явиться въ присутствіе ваше, то узнать меня будетъ трудно. Безсонныя ночи въ теченіе долгаго времени, отсутствіе спокойствія, смѣна безпрерывныхъ происшествій, непріятности всякаго рода, которыхъ никакимъ человѣческимъ расчетомъ ни предвидѣть, ни отвратить невозможно, наконець климать, послѣ несносныхъ жаровъ стужа такая, какъ въ Россіи, все это преобразило меня совершенно, и я устарѣль прежде времени. Характеръ мой даже совсѣмъ измѣнился. Требуя часто невозможнаго отъ людей и обстоятельствъ, нельзя сохранить себя въ обыкновенномъ положеніи души. Желаніе исполнить болѣе, нежели долгъ свой,—чрезмѣрно: препятствія раздражають, и поневолѣ взыскивается часто и много, а это никому не нравится» 130.

Блистательный миръ съ Персією навелъ генералъ-лейтенанта А. X. Бенкендорфа на слѣдующія остроумныя размышленія, высказанныя имъ въ письмѣ, отъ 16-го (28-го) марта 1828 года, къ графу М. С. Воронцову:

«Нужно сознаться, что мусульмане не проявляють остроумія въ выборѣ времени для заключенія мира. Въ 1812 году турки поспѣшили подписать его въ моменть, когда Наполеонь, имѣя позади себя всю Европу, надвигался на имперію. Теперь персіяне подражають имъ, облегчая для насъ возможность раздавить ихъ единовѣрцевъ 131. Миръ великолѣпный... Поэтому-то Паскевичъ и былъ сдѣланъ графомъ Эриванскимъ съ пожалованіемъ одного милліона. Вотъ какъ слѣдуетъ награждать... Наконецъ дѣло кончено такимъ образомъ, какъ и подобаетъ русскому императору. Всѣ восторгаются этимъ, и даже соперники, завистники, критики, крикуны ничего не находятъ для возраженія» 132.

Нѣсколькими днями ранѣе Бенкендорфъ писалъ тому же графу Ворондову, что ожидаемое ежеминутно извѣстіе о мирѣ ошеломило дипломатовъ (parmi les diplomates elle a été comme un coup de massue).

Поздравляя императора Николая съ заключеніемъ мира, цесаревичъ Константинъ Павловичъ воспользовался случаемъ рѣзко осудить Ермолова и, вмѣстѣ съ тѣмъ, косвенно кольнуть также и новаго героя Паскевича, котораго онъ не долюбливалъ.

«Я позволяю себѣ принести вамъ мои болѣе чѣмъ искреннія поздравленія съ другой одержанной вами побѣдой, — писалъ цесаревичъ, — которая, по моему слабому разумѣнію, не лишена значенія и заключается въ томъ, что все обошлось безъ генерала Ермолова, бывшаго кумиромъ общественнаго мнѣнія и слывшаго за единственнаго способнаго человѣка въ нашемъ отечествѣ. Это является, по моему мнѣнію, не менѣе существенной побѣдой и призоветъ къ порядку очень многихъ

#### императоръ николаи первыи

съ ихъ новыми идеями, пагубными для всякаго законнаго порядка, и въ силу которыхъ геній долженъ замѣнять постоянно то, что установлено. Вы доказали, что можно было обойтись безъ него, и я отъ всего сердца благодарю за это небо; это—хорошій урокъ, данный всему міру» 133.



Императрица Александра Өеодоровна. (Съ гравюры Райта).

9-го (21-го) апрѣля 1827 года, цесаревичъ писалъ по тому же поводу Ө. П. Опочинину:

«На то, что вы пишете, что генералъ Ермоловъ отозванъ, а на мѣсто его назначенъ генералъ Паскевичъ, скажу вамъ: жаль, что съ такими военными достоинствами, каковъ генералъ Ермоловъ, онъ такъ себя своими дѣяніями запуталъ. Я ему во время оно нѣсколько разъ предвѣщалъ, что съ нимъ когда нибудъ да будетъ такой конецъ. Съ послѣдняго же его пріѣзда въ Варшаву въ 1821 году, гдѣ онъ велъ себя не такъ, какъ бы слѣдовало, я совершенно прекратилъ мои съ нимъ соотношенія».

Насколько отношенія цесаревича къ А. П. Ермолову стали недружелюбны, можно видѣть изъ другого, болѣе ранняго, письма Константина Павловича къ тому же Ө. П. Опочинину, отъ 12-го (24-го) марта 1826 года:

«Насчеть выступившихь въ походъ на Кавказъ баталіоновъ лейбъгвардін Московскаго и Гренадерскаго полковъ, что государь императоръ не могъ безъ слезъ смотрѣть ихъ, будучи растроганнымъ, видя ихъ усердіе п ревность, съ коими они стремились итти загладить свой проступокъ, — въ томъ нѣтъ сомнѣнія, что таковыя милосердыя чувства его императорскаго величества есть совершенно ему свойственны, въ чемъ всякій должень отдать справедливость, Алексви же Петровичь Ермоловъ потвшится теперь съ этими людьми, они ему на убой попались. Я весьма помню, когда въ 1814 году, во время атаки Парижа, изъ числа состоящей у меня въ командъ прусской и баденской гвардіи я послаль баденскій баталіонь въ Pantin, и какъ Алексви Петровичь стояль тогда въ сторонъ, то я, подътхавъ къ нему, сказалъ ему объ ономъ, онъ сѣлъ на лошадь и поѣхалъ за нимъ, а по сродному своему человъколюбію съ удовольствіемъ сказаль, врядь ли кто изъ онаго возвратится, и дёйствительно такъ вышло, изъ 500 человёкъ вступило въ Парижъ только 280».

Чѣмъ же разгнѣвалъ А. П. Ермоловъ цесаревича въ 1821 году? Дневникъ Ермолова отъ 20-го мая 1821 года даетъ слѣдующее объясненіе:

«Великій князь приняль меня благосклонно. Почти ежедневно бываль я у развода; видъль парады, ученья всякаго рода войскъ, смотры п маневры. Я отказался отъ квартиры во дворцъ государя и остановился въ гостиницъ. По приказанію цесаревича, всѣ польскіе генералы и прочіе чиновники на другой день по прітіздѣ моемъ сдѣлали мнѣ посѣщеніе. Я просиль объ отмѣнѣ его приказанія, но не успѣль. Я не приняль ихъ, не желая дѣлать имъ безпокойства, зная при томъ, что изъ нихъ знакомые ехотно увидятся со мною и безъ объявленнаго приказа. Цесаревичъ быль въ большомъ негодованіи на меня, и начальнику штаба, генералу Курутѣ, поручиль объясниться со мною самымъ непріятнымъ образомъ».

Но «патеръ Ермоловъ» <sup>134</sup> этимъ не довольствовался и причинилъ цесаревичу еще и другую непріятность: онъ разсказывалъ польскимъ генераламъ о Суворовскомъ штурмѣ Праги, за который украшенъ былъ Георгіевскимъ крестомъ. Варшавскія выходки Ермолова, шедшія совершенно въ разрѣзъ съ александровской политикой, проводимой тогда въ Польшѣ, навсегда разстроили отношенія цесаревича къ «проконсулу въ Грузіи», котораго онъ нѣкогда въ своихъ письмахъ называлъ не иначе, какъ: «почтеннѣйшій, любезнѣйшій и храбрѣйшій старинный

другъ и товарищъ», находя, «что единственный Ермоловъ гораздъ на все» <sup>135</sup>.

— «У васъ много враговъ», — сказалъ цесаревичъ однажды Ермолову.

— «Я считалъ ихт, — отвѣчалъ Алексѣй Петровичъ, — когда ихъ было много, но теперь ихъ набралось безъ счету, и я пересталъ обънихъ думать».

### V.

Варшавскій слѣдственный комитеть, учрежденный для открытія польскихь тайныхь обществь, окончиль свои занятія значительно позже петербургскаго <sup>135</sup>; онъ представиль цесаревичу Константину Павловичу свое донесеніе только 22-го декабря 1826 года (3-го января 1827 года). Правительству предстояло тогда рѣшеніе весьма важнаго вопроса: какимь образомъ вести далѣе дѣло и какой учредить судъ надъ привлеченными къ отвѣтственности лицами?

Императоръ Николай высказалъ первоначально желаніе учредить по этому случаю въ Варшавъ судъ на началахъ, сходныхъ съ тъми, которыя были положены въ основание петербургскаго верховнаго уголовнаго суда. Въ письмѣ къ цесаревичу, отъ 15-го (27-го) сентября 1826 года, императоръ Николай припомнилъ, что онъ подалъ въ Россіи примъръ почти представительнаго образа веденія дъла, «которое тъмъ самымъ показало передъ лицомъ всего міра, насколько наше діло было просто, ясно, священно»; а между темъ въ Польше, въ стране конституціонной, государь, къ сожальнію своему, видить себя вынужденнымъ учредить судъ, по его мивнію, почти некомпетентный для того, чтобы судить государственныхъ преступниковъ. «Явится ли это, — замъчаетъ императоръ, — болъе върнымъ средствомъ охранить страну отъ всякихъ волненій и закрыть роть тімь, которые пожелали бы видіть несправедливость въ карѣ, которую предстоитъ наложить на виногныхъ? У меня нътъ ни знанія мъстныхъ условій, ни опытности, поэтому я говорю совершенно зря и единственно по долгу безусловнаго дов'трія къ моему брату, моему лучшему другу; такимъ образомъ, дорогой Константинъ, примите это за то, чъмъ оно есть, какъ исповъдь сердца, а что касается прочаго, будьте увърены, что я исполню то, на что вы укажете мн<sup>4</sup>, какъ на необходимое и неизб<sup>4</sup>жное». Въ заключеніе государь присовокупиль, что будеть съ нетеривніемь ожидать донесенія комитета по делу, о которомъ онъ иметъ лишь общее и смутное представление.

По поводу предположеній, высказанных в императором Виколаемь въ приведенном нами письмі, цесаревичь написаль самое рішительное возраженіе и подвергь критик петербургскій верховный уголовный судь. «Я позволю себі, — читаемь въ письмі Константина Павловича отъ 12-го (24-го) октября 1826 года, представить вамъ, что составъ

суда въ родъ того, какъ было сдълано у васъ, не можетъ имъть мъста у насъ безъ нарушенія всіхъ конституціонныхъ началь, потому что спеціальные суды не допускаются, а петербургскій судъ былъ именно такимъ, потому что, на ряду съ сенатомъ, въ составъ его введены были члены, назначенные особо въ данномъ случат; въ конституціонныхъ странахъ уже отвергаютъ компетентность и правосудіе петербургскаго суда и называють его чемъ-то въ роде военнаго суда (cour prévôtale); сверхъ того, самое судопроизводство представляется имъ незаконнымъ, такъ какъ въ немъ не было допущено гласной защиты; виновные или же подсудимые были осуждены, не бывъ, такъ сказать, ни выслушаны публично, ни защищены тёмъ же путемъ; въ конституціонныхъ странахъ дъйствуютъ учрежденные на то суды, при гласной защитъ... впрочемъ я приказалъ составить для васъ по этому поводу записку, которая, надёюсь, можетъ оказаться полезною для васъ и вполнъ поставитъ васъ въ извъстность о томъ, что можно будетъ сдъдать для того, чтобы, насколько возможно, остаться на законной почвѣ».

Императоръ Николай отвѣтилъ цесаревичу: «Съ нетерпѣніемъ ожидаю записки, о которой вы говорите мнѣ; само собою разумѣется, что родъ суда, подобный здѣшнему, не можетъ быть примѣненъ въ Польшѣ, и это тѣмъ болѣе безполезно, что польскій сенатъ состоитъ изъ сенаторовъ, взятыхъ изъ всѣхъ отраслей службы; поэтому я никогда не имѣлъ въ виду чего либо другого, какъ придерживаться въ этомъ отношеніи требованій закона; здѣсь, гдѣ не существуетъ ничего подобнаго, нужно было дѣйствовать, насколько только возможно, законнымъ образомъ (aussi légalement que possible), и, слѣдовательно, ничего не выдумывать, а руководствоваться примѣрами прошлаго».

Переписка по этому дѣлу между Петербургомъ и Варшавою кончилась тѣмъ, что члены польскихъ тайныхъ обществъ были, согласно конституціи, по статьѣ 152-й, преданы сеймовому суду, образованному изъ всѣхъ членовъ сената; тѣ же изъ поляковъ, которые состояли русскими подданными, подверглись суду правительствующаго сената.

Засѣданія сеймоваго суда начались въ Варшавѣ 3-го (15-го) іюня 1827 года. Цесаревичь выражаль государю надежду, что судь докажеть своимъ ходомъ, насколько общественное мнѣніе страны стоитъ на должной высотѣ, безъ всякаго оттѣнка раболѣиства; вмѣстѣ съ тѣмъ, Константинъ Павловичъ полагалъ, что при этомъ случаѣ убѣдятся въ Петербургѣ, насколько несостоятельно воззрѣніе, по которому королевство изображалось, какъ находящееся въ состояніи броженія или даже революціи. «Не знаю, что выйдетъ изъ этого въ будущемъ, — писалъ цесаревичъ 26-го мая 1827 года, — но ручаюсь, что въ настоящее время нѣтъ и тѣни броженія, и, если сумѣютъ взяться за это, то и въ будущемъ можетъ не произойти ничего подобнаго».



Императорское семейство въ Монплезирѣ въ Петергофѣ. (Съ литографіи Бегрова).

т. п —13

97

Предсказанія цесаревича не оправдались. Весь край не замедлиль покрыться густою сётью тайныхъ обществъ и заговоровъ; началась усиленная революціонная пропаганда, чтобы воздёйствовать на умы населенія въ пользу людей виновныхъ, какъ выражались тогда, въ томъ, что въ глубинѣ сердца они питали желаніе независимости отечества. Немногочисленные противники подобнаго воззрѣнія признавались отщепенцами общества, покидались своими друзьями, подвергались оскорбленіямъ на улицахъ города. Прокламаціи, расклеенныя въ публичныхъ мѣстахъ, съ самаго открытія засѣданій сеймоваго суда, грозили плохимъ патріотамъ местью народа. Памфлеты и подпольныя изданія разжигали страсти. Малѣйшій поводъ служилъ предлогомъ для шумныхъ манифестацій, устраиваемыхъ молодежью, съ каждымъ днемъ все болѣе совращаемой агитаторами, и которую стало столь трудно сдерживать, что власти, убѣдившись наконецъ въ своемъ безсиліи, перестали свирѣпствовать противъ нея 137.

Если бы польское общество того времени было болѣе зрѣлое и вѣрнѣе оцѣнило бы свои истинныя выгоды, то оно, довольствуясь настоящимъ, спокойно вынесло бы временныя невзгоды, на которыя жаловались патріоты, уповая на лучшее будущее. Но, какъ справедливо отмѣтилъ одинъ писатель, «всѣ мысли народа витали не въ настоящемъ, а въ прошедшемъ». Передовые дѣятели страны стремились къ одной цѣли, къ политической реставраціи прежней Польши; а подобное направленіе польской интеллигенціи могло только привести къ крушенію систему, которую Александръ I осуществилъ съ такимъ трудомъ въ 1815 году.

Сеймовому суду на основаніи королевскаго декрета отъ 7-го (19-го) апрѣля 1827 года преданы были восемь человѣкъ: Кржижановскій, графъ Солтыкъ, Маевскій, ксендзъ Дембекъ, Заблоцкій, Гржимайло, Плихта, графъ Залусскій. Предсѣдателемъ суда назначенъ былъ Бѣлинскій, старшій сенаторъ, замѣнившій собою настоящаго предсѣдателя сената, графа Замойскаго, отстраненнаго отъ дѣла, какъ бывшаго членомъ варшавскаго слѣдственнаго комитета.

Здѣсь не мѣсто входить въ подробности суда, открывшаго свои засѣданія въ Варшавѣ въ іюнѣ 1827 года.

Императору Николаю приходилось во время хода этого политическаго процесса либо сдерживать порывы неудовольствія цесаревича, либо выслушивать, съ его стороны, взгляды совершенно противоположнаго свойства, клонившіеся къ оправданію польскихъ подсудимыхъ. Такъ, напримѣръ, государь остался недоволенъ обвинительнымъ актомъ, предшествовавшимъ суду; цесаревичъ призналъ его слабо редактированнымъ (је l'ai trouvé faiblemant rédigé), а затѣмъ высказалъ слѣдующія соображенія въ пользу подсудимыхъ, идущія совершенно въ разрѣзъ съ отправной точкой, которой придерживался въ этомъ дѣлѣ императоръ Николай.

«Что касается того, — пишетъ Константинъ Павловичъ, — что вы говорите мив, что не можете понять, какъ можно назвать отдаленной попыткой (tentative éloignée) знаніе заговора, им'ввшаго цілью убійство короля и его семьи, то это можеть казаться такъ на первый взглядъ; но преступление тъхъ, которые знали объ этомъ, можетъ быть названо, по существующимъ законамъ, лишь сокрытіемъ, —понятіе вполнѣ опредъленное и предусмотрънное кодексомъ. Что же касается самаго убійства, къ которому подстрекали русскіе, то на основаніи показаній подсудимыхъ, какъ русскихъ, такъ и поляковъ, дознано, что последние постоянно отказывались отъ дёлаемыхъ имъ предложеній и даже не хотъли слушать разговоровъ объ этомъ, выставляя тотъ доводъ, что никогда еще цареубійство не запятнало польскаго народа. Поэтому преступление состоить исключительно въ сокрытии этого факта. Такимъ образомъ отдаленная попытка (tentative éloignée), о которой упоминается, безусловно относится къ желанію низвергнуть настоящее правительство, пользуясь для осуществленія этой цёли перемёнами, которыя могли бы произойти въ Россіи, а такъ какъ время для совершенія этихъ перемѣнъ не было установлено, то оно и не могло быть названо иначе, какъ это сдълано было прокуроромъ, въ особенности въ виду показаній самихъ русскихъ, откладывавшихъ осуществленіе своихъ намъреній изъ года въ годъ» 138.

Изъ С.-Петербурга присланы были делегаты правительствующаго сената и снова привезены участники польскихъ тайныхъ обществъ, состоявшіе въ русскомъ подданствѣ. Дѣло тянулось безконечно долго и кончилось лѣтомъ 1828 года оправданіемъ подсудимыхъ, изъ которыхъ только нѣкоторые приговорены были къ незначащимъ тюремнымъ заключеніямъ, съ вычетомъ времени, проведеннаго подъ арестомъ. Предсѣдатель суда, Бѣлинскій, сказалъ: «Мое сердце препятствуетъ мнѣ осудить національное чувство!». Приговоръ суда какъ бы торжественно оправдывалъ въ прошедшемъ всѣ попытки, которыя были направлены къ низверженію существовавшаго законнаго порядка, и какъ бы разрѣшалъ въ будущемъ всѣ дальнѣйшіе заговоры и попытки подобнаго рода.

Когда состоялся этотъ приговоръ, императоръ Николай находился въ Турціи при дѣйствующей арміи, озабоченный исходомъ бывшей въ полномъ разгарѣ войны съ Портою. Разсказываютъ, что государь, узнавъ о столь неожиданномъ исходѣ варшавскаго политическаго процесса, воскликнулъ: «Несчастные, они спасли виновныхъ, но погубили отечество!». Цесаревичъ приведенъ былъ приговоромъ сеймоваго суда въ состояніе сильнѣйшаго гнѣва; письма къ государю, отправленныя во время суда, испещрены выраженіями: «notre sot et imbécile senat», «la vieille ganache de président», «l'insigne bètise de Bielinski» и т. п. Константинъ Павловичъ готовъ былъ прибѣгнуть даже къ крайнимъ мѣ-

рамъ, быстро позабывъ свои недавнія назидательныя конституціонныя наставленія, сообщенныя брату. Благоразуміе императора Николая отклонило всякія неосмотрительныя рішенія. Повеліно было административному совіту королевства высказать свое мийніе по поводу судебнаго приговора и поведенія сената въ этомъ діль; затімъ приговоръ остался неутвержденнымъ, и сенаторамъ воспрещено отлучаться изъ Варшавы. Снова потребовались неділи, обратившіяся въ місяцы, для новой работы, возложенной на польскихъ государственныхъ людей. Административный совіть пришель къ заключенію, что приговоръ сената слідуетъ приписать не злонамітренности его членовъ, но неудовлетворительности существовавшаго тогда уголовнаго законодательства. Такимъ образомъ административный совіть въ сущности оправдываль рішеніе, постановленное сеймовымъ судомъ. Заключеніе совіта было препровождено къ императору Николаю въ декабрі 1828 года.

Въ слѣдующемъ 1829 году столь плачевное и безконечное пререканіе между властями наконецъ прекратилось. Государь повелѣлъ прочесть сенату высочайшій выговоръ, а затѣмъ утвердилъ приговоръ суда, который вступилъ въ законное дѣйствіе. 14-го (26-го) марта послѣдовало закрытіе сеймоваго суда, но зло, нанесенное этимъ политическимъ процессомъ странѣ, было непоправимо.

Между тѣмъ 22-го февраля (6-го марта) умеръ предсѣдатель сеймоваго суда, сенаторъ Бѣлинскій. Ему устроили пышныя похороны, которыя сопровождались нѣкоторыми безпорядками со стороны учащейся молодежи и послужили къ еще большему возбужденію умовъ.

9-го (21-го) марта 1829 года цесаревичь писаль государю:

«Выговоръ (la mercuriale) быль принять съ почтительностью и покорностью, но не съ убъжденіемъ, какъ это видно изъ донесеній, получаемыхъ мною со всёхъ сторонъ; впрочемъ, чего же можно ожидать отъ подобныхъ существъ и отъ сброда, какимъ являются въ большинствъ сенаторы этой страны? Тъмъ не менъе нужно быть справедливымъ и сказать, что среди нихъ есть такіе, которые сознають, что сдёлали ложный шагъ, и расканваются. Вмёсто того, чтобы чувствовать деликатность вашего образа д'яйствій, выразившагося въ приказаніи сділать имъ выговоръ при закрытыхъ дверяхъ, встръчаются такіе, которые въ этомъ видять опасеніе дійствовать публично, но что впрочемъ они восторжествовали, освободивъ патріотовъ, которые жертвовали для отечества. Подобное толкованіе распространено между праздною молодежью и, въ особенности, среди студентовъ; со дня на день они становятся все болье держими и болье смылыми и, вы особенности, послы погребенія Вёлинскаго. Я уже предупредиль правительство объ этомъ и о крайней необходимости водворить порядокъ среди всей этой неугомонной молодежи; всв добромыслящіе люди чувствують это и держатся

# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫИ

моего мивнія; но не знаю, чвить это можно объяснить: мвры, которыя считають возможнымь принять, не отввчають безотлагательнымь потребностямь даннаго случая. Слвдуеть замвтить, что

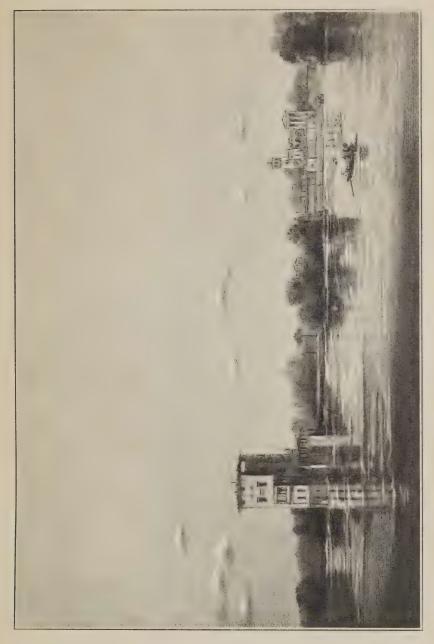

Ольгинъ и Царицынъ острова въ Петергофъ, (Съ аквапели Шармемяня).

съ и вкотораго времени учащаяся молодежь усвоила крайне замѣтную наклонность ко злу. Я склоненъ думать, что она получаетъ руководство извив, а именно изъ Познанскаго герцогства и изъ Франціи» 139.

Совершенно иначе сложилась судьба поляковь, русскихь подданныхь, замѣшанныхъ въ заговорѣ тайныхъ обществъ. Ихъ судили въ правительствующемъ сенатѣ, а затѣмъ дѣло о нихъ поступило въ государственный совѣтъ, и на основаніи высочайше утвержденнаго 24-го февраля (8-го марта) 1829 года мнѣнія онаго виновные по степени ихъ преступленія подвергнуты были наказаніямъ.

Действительный статскій советникъ Ромеръ, по лишеніи чиновъ и орденовъ, выдержанъ годъ въ кръпости и отданъ подъ надзоръ навсегда; графъ Ворцель и графъ Карвицкій по лишеніи чиновъ и графскихъ достоинствъ написаны въ рядовые до выслуги; отставной майоръ Ивашкевичъ, графъ Мошинскій и Гродецкій по лишеніи чиновъ, графскаго достоинства и дворянства сосланы въ Сибирь на поселеніе, первый на 8, второй на 10 и третій на 15 літь; отставной штабсь-ротмистрь Пуласскій, поміщикь Билевичь, губернскій регистраторъ Новомейскій, титулярный сов'ятникъ Струмило, дворяне Завиша, Вагнеръ и Тышковскій, по вмѣненіи имъ въ наказаніе трехл'ятняго содержанія въ кр'япости, первые трое освобождены, а последніе отданы подъ надзоръ полиціи на годъ; Сабанскій и графъ Тарновскій, по выдержаніи еще місяць въ кріпости, отданы подъ надзоръ на два года: Цишевскій, Чарковскій, Ходьзко, Іомейко, графъ Оссолинскій, Карвацкій, Гружевскій и Чарковскій, по выдержаніи еще н'якотораго опред'яленнаго времени въ кр'япости, отданы подъ надзоръ полиціи на разные сроки, а послідній навсегда. Всімь поименованнымъ лицамъ воспрещенъ былъ въёздъ въ столицы и въ Варшаву.

Въ заключение остается сказать еще нѣсколько словъ о князѣ Антонѣ Яблоновскомъ, который своими разоблачениями привелъ бывшихъ членовъ тайныхъ обществъ на скамью подсудимыхъ. Онъ былъ приговоренъ къ лишению княжескаго достоинства и дворянства и ссылкѣ навсегда въ Сибирь на поселение, но по уважению чистосердечнаго признания и раскаяния Яблоновский удостоился получить всемилостивъйшее прощение.

Сверхъ того, на основаніи высочайше утвержденнаго въ сентябрѣ 1829 года положенія комитета министровъ, подвергнуты были секретному надзору оказавшіеся прикосновенными къ дѣлу о польскихъ тайныхъ обществахъ еще 15 человѣкъ 140.

«Наконецъ этотъ безконечный польскій процессъ оконченъ, — пишетъ генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ, — тѣ изъ заключенныхъ, которые были освобождены, искренно тронуты милосердіемъ императора. Яблоновскій, самъ признающій, что заслужилъ смертную казнь, былъ внѣ себя отъ радости, когда узналъ о своемъ прощеніи. Онъ залился слезами и бросился цѣловать портретъ императора» <sup>141</sup>.

Вотъ чѣмъ кончилась, по свидѣтельству Бенкендорфа, трагикомедія польскихъ тайныхъ обществъ 1825 года.

# ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Въ то время, какъ графъ Паскевичъ-Эриванскій побѣдоносно кончаль наши расчеты съ Персіею, на Востокѣ произошли важныя событія, которыя сдѣлали неизбѣжнымъ разрывъ Россіи съ Оттоманской Портой, несмотря на недавнее заключеніе Аккерманской конвенціи.

21-го мая (2-го іюня) 1827 года, эскадра подъ начальствомъ генералъ-адъютанта адмирала Сенявпна вытянулась на Кронштадтскій рейдъ. Адмиралъ поднялъ свой флагъ на кораблѣ «Азовъ». Императоръ Николай осматривалъ эскадру три раза.

30-го мая (11-го іюня), государь утвердиль наставленіе адмиралу Сенявину, въ которомъ указывалось, что по прибытіи эскадры изъ Кронштадта въ Портсмутъ ему предстоитъ (по предварительному сношенію съ нашимъ посломъ въ Лондонѣ, княземъ Ливеномъ) отдѣлить особую эскадру изъ 4 линейныхъ кораблей, 4 фрегатовъ и 2 бриговъ, подъ начальствомъ контръ-адмирала графа Логгина Петровича Гейдена; эта эскадра должна была отправиться въ Средиземное море для оказанія защиты русской торговлѣ въ Архипелагѣ. Указанная здѣсь скромная цѣль вскорѣ расширилась, благодаря измѣнившимся политическимъ обстоятельствамъ.

9-го (21-го) іюня, императоръ Николай, въ сопровожденіи князя Меншикова, неожиданно прибылъ къ 12-ти часамъ ночи на корабль «Азовъ». Ночнымъ сигналомъ приказано было сняться съ якоря; въ иять часовъ утра весь флотъ былъ подъ парусами. За Красной Горкой государь произвелъ флоту маневръ и затѣмъ, послѣ молебна, простился съ адмираломъ и, пересѣвъ на свою яхту, возвратился въ Петергофъ.

Когда эскадра Сенявина прибыла въ Портсмутъ, петербургскій протоколъ преобразился въ международный договоръ, заключенный между Англією, Францією и Россією 24-го іюня (6-го іюля) и названный Лондонскимъ договоромъ. Цълью новой конвенціи или договора было остановить пролитіе крови и предотвратить всякаго рода б'єдствія, неразлучныя съ продолжениемъ порядка вещей, существовавшаго тогда на Востокъ. Греціи же грозили тогда новыя бъдствія. По достовърнымъ извъстіямъ, полученнымъ изъ Константинополя, турецкое правительство ръшилось просить номощи у египетскаго наши Мегмета-Али. Послъдній согласился снарядить флотъ и съ войсками отправить подъ начальствомъ своего сына Ибрагима-паши въ Грецію, задавшись цёлью истребить христіанское населеніе Мореи; исполненіе этого чудовищнаго плана обратило бы Грецію въ пустыню, возстаніе прекратилось бы само собою. Императоръ Николай намфренъ быль ни въ какомъ случаф не допустить турокъ до осуществленія этой варварской міры, и стараніями русской дипломатін явился договоръ, обезпечившій постановленія петербургскаго протокола. Австрія, оставшись в'трною своей туркофильской политик'т, отказалась присоединиться къ какимъ бы то ни было дипломатическимъ мфропріятіямъ противъ Оттоманской Порты. Но три союзныя державы рішились, согласно договору, предложить Портв посредничество, съ цвлью привести ее къ соглашенію съ греками на следующихъ условіяхъ: 1) посредничество будетъ предложено немедленно по ратификаціи договора, посредствомъ совокупной деклараціи, за подписью посланниковъ въ Константинополь; 2) въ то же время будетъ предложено враждующимъ сторонамъ заключить перемиріе, необходимое для открытія переговоровъ; 3) основаніемъ соглашенія Порты съ греками должно служить возстаповленіе Греціп подъ верховнымъ владычествомъ султана; Греція будетъ платить ему ежегодную подать, размарь которой опредалится съ общаго согласія.

Въ секретныхъ статьяхъ того же договора постановлено было:

1-е) объявить Порть, что порядокъ вещей, существующій на Востокъ уже шесть льть, вынуждаеть союзныя державы принять мьры къ сближенію съ греками, при помощи установленія коммерческихъ съ ними сношеній; 2-е) если греки или Порта откажутся отъ заключенія перемирія, то союзныя державы объявять отказавшейся сторонь или объимъ сторонамъ, что онъ сообща примутъ мъры къ прекращенію этой вражды, не принимая впрочемъ участія во взаимныхъ непріязненныхъ дъйствіяхъ враждующихъ сторонъ; въ этомъ смысль державы пошлють инструкціи своимъ адмираламъ, начальствующимъ надъ ихъ эскадрами въ моряхъ Леванта; 3-е) если эти мъры окажутся недостаточными, чтобы побудить Порту принять предложенія союзныхъ державъ, или же если греки не согласятся на постановленныя въ ихъ пользу въ договоръ условія, то державы все-таки будутъ продолжать дъло замиренія на основаніяхъ, принятыхъ ими по взаим-

### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

ному соглашенію, и поэтому он'в уполномочивають своихъ представителей въ Лондон'в согласиться насчеть дальн'вйшихъ м'връ, какія могуть оказаться необходимыми.

День подписанія конвенціи совпаль со днемь рожденія императора Николая, и по этому случаю князь Ливень писаль графу Нессельроде: «Сь этого дня будеть считаться возрожденіе христіанскаго народа, и его благословенія придадуть новый ореоль годовщинь, столь священной для нась. (De ce jour va se dater la régénération d'un peuple chrétien,



Императрица Александра <del>Феодоровна на верхней террас</del> <del>Въ Петергоф 1.</del>

(Съ сепіи съ натуры Чернышева).

et ses bénédictions vont attacher un nouveau lustre à un anniversaire si sacré pour nous)».

На депешѣ, извѣщавшей государя о подписаніи Лондонскаго договора, императоръ Николай собственноручно написалъ: «Да будетъ тысячу разъ благословенъ Богъ, и будемъ надѣяться, что все пойдетъ къ лучшему. (Que Dieu soit mille fois béni et espérons que tout sera pour le mieux)».

Прямымъ послѣдствіемъ Лондонскаго договора явилось неожиданное происшествіе: 8-го (20-го) октября 1827 года, турецко-египетскій флотъ былъ истребленъ въ Наваринской бухтѣ соединенными флотами трехъ союзныхъ державъ, которыми, какъ старшій, командовалъ англійскій вице-адмиралъ Кодрингтонъ. Подъ его начальствомъ командовали: русскою эскадрою контръ-адмиралъ графъ Гейденъ, а французскою контръ-адмиралъ де-Риньи. Громадный перевѣсъ въ силахъ находился на сторонѣ турокъ; они располагали 65 судами при 2.106 орудіяхъ, между тѣмъ какъ союзники могли ввести въ дѣло только 28 судовъ

при 1.298 орудіяхъ. Несмотря на эту несоразм'єрность въ силахъ, поб'єда все-таки осталась на сторон'є христіанскаго флота <sup>142</sup>.

Годъ тому назадъ, султанъ Махмудъ былъ вынужденъ уничтожить янычаръ, лишивъ себя армін въ самую критическую минуту, переживаемую Оттоманской имперіей. За янычарами послѣдовалъ флотъ: морскія силы Порты были сокрушены. Одно изъ главныхъ препятствій, которое предстояло преодолѣть Россіи въ случаѣ войны съ Турцією, было устранено вопреки намѣренію державъ, подписавшихъ Лондонскій договоръ съ цѣлью связать сѣвернаго исполина союзомъ, по крайней мѣрѣ, настолько, чтобы воспрепятствовать ему въ самостоятельномъ и одностороннемъ образѣ дѣйствій, — такъ разсуждаетъ объ этомъ событіи графъ Мольтке 143.

Хотя султанъ писалъ своему визирю: «Соберись духомъ, ибо Аллахъ вѣдаетъ, опасность велика», но, тѣмъ не менѣе, Махмудъ не упалъ духомъ и не склонялся къ уступкамъ; онъ рѣшился не иначе, какъ только съ оружіемъ въ рукахъ потерять то, что было пріобрѣтено его предками цѣною крови 144.

Сначала представители союзныхъ державъ опасались, что извъстіе о Наваринскомъ погромъ возбудитъ въ Константинополъ взрывъ мусульманскаго фанатизма, подобный тому, который проявился въ такихъ ужасающихъ размѣрахъ въ 1821 году, но ничего подобнаго не случилось. Конечно, нечего и говорить о тёхъ радостныхъ чувствахъ признательности, которыя овладёли христіанскимъ населеніемъ Востока, при извъстіи о жестокомъ пораженіи, нанесенномъ его въковымъ притёснителямъ. Но, хотя обычный въ такихъ случаяхъ религіозный фанатизмъ не заявилъ себя послѣ Наварина новою рѣзнею, однако же тревога, овладъвшая посольскими дворцами въ Константинополъ вслъдъ за этимъ событіемъ, не лишена была нѣкотораго основанія. Турецкое населеніе взялось за оружіе, и воинственные клики слышались повсюду. Что же касается султана, то, по свидътельству нашего посла Рибопьера, Наваринское дёло раздражило Махмуда до того, что онъ задумаль было безъ объявленія войны умертвить всёхъ пословъ въ возмездіе за уничтоженіе турецкаго флота. Вмѣшательство Хозревъ-паши и визиря спасло представителей союзныхъ державъ отъ върной гибели. Когда же драгоманъ Порты осмѣлился Рибопьеру грозить Семибашеннымъ замкомъ, посоль отвётиль ему: «Скажите тёмь, кто вась послаль, что времена подобныхъ нарушеній международнаго права прошли безвозвратно, что я никому не сов'тую переступать мой порогт, что я вооружу вс'яхъ своихъ и буду защищаться до последней капли крови, и что если кто осм'єлится посягнуть на мою жизнь или даже на мою свободу, камня на камив не останется въ Константинополв: государь и Россія сумвють отомстить за это». «Лицо драгомана посл'в этихъ словъ, — пишетъ Рибопьеръ, — отъ страха сдълалось смѣшно до крайности» 145.

Послы снова принялись за безплодные переговоры съ Портою; на сдѣланный ими вопросъ, намѣрена ли Турція считать «событіе въ Наваринѣ» поводомъ къ войпѣ, Рейсъ-Эффенди отвѣчалъ уклончиво: «Когда женщина не разрѣшилась еще отъ бремени, невозможно сказать, кого родитъ она — мальчика или дѣвочку». Наконецъ султанъ объявилъ посламъ союзныхъ державъ послѣднія уступки, которыя онъ намѣренъ сдѣлать грекамъ; обѣщаемыя милости заключались въ слѣдующемъ: не требовать съ нихъ за шесть протекшихъ лѣтъ поголовной подати, которой они не заплатили, не требовать вознагражденія за понесенные убытки и со дня изъявленія покорности освободить ихъ отъ всѣхъ податей на годъ.

Представители Россіи, Англіи и Франціи признали себя неудовлетворенными подобными уступками, а Порта, съ своей стороны, замолкла. Дипломатамъ оставался одинъ исходъ—потребовать паспорты и покинуть Константинополь <sup>146</sup>. Послѣднимъ выѣхалъ Рибопьеръ; онъ тщетно поджидалъ въ Буюкъ-дере попутнаго вѣтра для выхода въ Черное море и наконецъ 5-го (17-го) декабря рѣшился отплыть въ Тріестъ <sup>147</sup>.

Впечатл'єніе, которое произвело въ Европ'є изв'єстіе о Наваринской поб'єд'є, было неодинаково; оно подверглось самой разнообразной оц'єнк'є.

Императоръ Францъ называть Кодрингтона и его сподвижниковъ не иначе, какъ убійцами, а Меттернихъ былъ твердо убѣжденъ, что Наваринскій погромъ открываетъ собою эпоху всеобщаго замѣшательства и хаоса <sup>148</sup>. «Событіе 20-го октября является началомъ новой эры въ Европѣ»,—писалъ Меттернихъ. Гнѣвъ австрійскаго канцлера дошелъ до того, что по прочтеніи одного письма графа Нессельроде къ нашему послу въ Вѣнѣ онъ сказалъ: «такъ думали и говорили Карно и Дантонъ (с'est ainsi qu'ont pensé et parlè Carnot et Danton)!» <sup>149</sup>.

Во Франціи отнеслись къ пораженію турокъ болѣе сочувственнымъ образомъ. Въ своей тронной рѣчи Карлъ X упоминалъ даже о Наваринѣ, какъ о событіи, которое покрыло славою французское оружіе и служитъ блестящимъ залогомъ согласія между тремя державами.

Въ Англіи извѣстіе о неожиданной побѣдѣ принято было съ смущеніемъ; правительство даже думало о томъ, чтобы предать Кодрингтона суду. Торійская партія находила, что истребленіе турецкаго флота оставляєть Турцію въ беззащитномъ положеніи противъ Россіи. Въ рѣчи Георга IV при открытіи парламента Наваринская битва названа была «непріятнымъ событіемъ» (untoward event). Общественное миѣніе страны было, однако, на сторонѣ Кодрингтона; либеральная партія видѣла въ событіи 8-го октября первый шагъ къ тому, чтобы освободить европейскую политику отъ реакціоннаго характера, принятаго ею послѣ 1815 года. «Наваринская битва, — какъ превосходно замѣтилъ о ней одинъ изъ французскихъ публицистовъ, — была выиграна не правитель-

ствами, а народами. Поб'єдный кликъ на водахъ Архипелага былъ первымъ, на который въ теченіе посл'єдняго времени могли отозваться вс'є народы съ общимъ одинаковымъ сочувствіемъ. Навариискіе выстр'єлы возв'єщали наступленіе новой эпохи— эпохи торжественнаго воцаренія общественнаго мн'єнія, этой могучей силы, которая владычествуетъ на мор'є и на сушт, повел'єваетъ арміями и флотомъ, увлекаетъ за собою самихъ монарховъ, заставляя ихъ преклоняться предъ ея поб'єдами и присвопвать себ'є завоеванные ею лавры» 150.

Въ Россіи извѣстіе о Наваринской побѣдѣ было принято совершенно инымъ образомъ. Императоръ Николай пожаловалъ вице-адмиралу Кодрингтопу орденъ св. Георгія второй степени <sup>151</sup>. Мысли, высказанныя въ рескриптѣ, данномъ англійскому адмиралу 8-го (20-го) ноября 1827 года, могутъ служить вѣрнымъ выраженіемъ чувствъ восторга и признательности, проявившихся повсюду въ Россіи по случаю пораженія, нанесеннаго туркамъ.

«Вы одержали побѣду, — писалъ императоръ Николай, — за которую цивилизованная Европа должна быть вамъ вдвойнъ признательна. Достопамятная Наварпнская битва и предшествовавшіе ей смѣлые маневры говорять міру не объ одной лишь степени рвенія, проявленнаго тремя великими державами, —- въ дълъ, безкорыстіе котораго еще болъе оттъняетъ его благородный характерь; они доказывають также, что можеть сдёлать твердость — противъ численнаго превосходства, искусно руководимое мужество — противъ слѣпой отваги, на какія бы силы послѣдняя ни опиралась. Ваше имя принадлежить отнынв потомству. Мив кажется, что похвалами я только ослабиль бы славу, окружающую его, но я ощущаю потребность предложить вамъ блистательное доказательство благодарности и уваженія, внушаемыхъ вами Россіи. Въ этихъ видахъ посылаю вамъ прилагаемый военный орденъ св. Георгія. Русскій флотъ гордится тымь, что заслужиль подъ Навариномъ ваше одобрение. Миз же особенно пріятно зав'єрить васъ въ чувствахъ питаемаго къ вамъ уваженія» 152.

Въ письмѣ къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 12-го (24-го) ноября 1827 года, императоръ Николай сдѣлалъ слѣдующую оцѣнку совершившихся тогда на Востокѣ событій:

«Я не удивился этому (то-есть изв'єстію о Наваринскомъ сраженіи), такъ какъ, по моему мнѣнію, оно является вполнѣ естественнымъ слѣдствіемъ условій договора <sup>153</sup>, ставившихъ наши эскадры въ неизбѣжную необходимость прибѣгнуть къ подобной крайности, коль скоро турки будутъ продолжать поддаваться австрійскимъ наущеніямъ; все, что мы дѣлали подъ видомъ союза, было лишь сквернымъ фарсомъ (une mauvaise farce), продолжая же упорствовать въ своихъ идеяхъ разрушенія, они ставили насъ въ необходимость разрушить весь нашъ союзный договоръ



Эрмитажъ въ началѣ прошлаго столѣтія. (Съ литографія Ланга).

изъ страха крайнихъ осложненій. И воть предусмотрѣнный случай произошелъ: парламентеры были убиты, слѣдствіемъ чего явилось уничтоженіе флота, а пораженная Европа получила доказательство, насколько наши рѣшенія покончить съ этимъ дѣломъ были серіозны, искренни, и насколько искренно и чистосердечно было единеніе нашихъ трехъ дворовъ въ этомъ щекотливомъ дѣлѣ. Въ исторіи не встрѣчается другого примѣра: три флага изъ наиболѣе разновидныхъ соединились и сражались вмѣстѣ, подобно братьямъ одного и того же народа».

Далее Николай Навловичь писаль, что, действуя въ подобномъ случае столь же решительно противъ грековъ, мы докажемъ, что «въ этомъ деле мы не являемся ни греками, ни турками, но что настойчиво продолжаемъ прилагать всё наши усилія, чтобы заставить прекратить эту позорную борьбу (cette infame lutte) съ той и съ другой стороны, и что мы желаемъ лишь порядка и спокойствія». «Прежде чёмъ эта цёль, столь сильно и съ столь давнихъ поръ желаемая,—продолжаль онъ,—не будетъ достигнута, очень возможно, все въ силу тёхъ же причинъ, что слёдствіемъ этого явится война; мит уже извёстно, что императоръ австрійскій, подъ первымъ впечатлёніемъ отъ досады, вызванной полученіемъ этого извёстія, сказаль: «Если бы я слёдоваль только своему чувству, я двинуль бы 100.000 человёкъ, чтобы покорить Морею, по я чувствую, что не могу сдёлать этого!» Сказанное, въ соединеніи съ другими данными, побуждаетъ насъ къ величайшей осмотрительности» <sup>164</sup>.

Пасколько политическіе взгляды цесаревича не сходились съ воззрѣпіями императора Николая, можно видѣть изъ разсужденій Константипа Павловича по поводу Наварина, высказанныхъ въ письмѣ отъ 20-го ноября (1-го декабря) 1827 года <sup>155</sup>.

«Что касается Наваринской побѣды, — пишетъ цесаревичъ, — то, признавая храбрость и доблесть нашего флота и изъ глубины сердца поздравляя его съ этимъ, я въ то же время могу лишь сожалѣть и о причинахъ, и о результатахъ, и о неисчислимыхъ нослѣдствіяхъ этой морской побѣды. Англичанинъ, какъ истый Маккіавель, сумѣлъ воснользоваться положеніемъ русскаго и француза, которые во всякомъ случаѣ, будучи прижаты къ стѣнѣ, не могли сдѣлать ничего другого, какъ принять предложеніе сражаться, чтобы не навлечь на себя обвиненія въ робости или трусости. Русскій поналъ въ это положеніе по своему чистосердечію, французъ — по своей глупости и одинъ англичанинъ для своихъ выгодъ, упичтожая флотъ, каковъ бы онъ ни былъ, который могъ бы вызывать въ немъ хоть иѣкоторыя онасенія, такъ какъ онъ принялъ за правило не относиться съ пренебреженіемъ ни къ одному челну на водѣ. Простите, дорогой братъ, что я вамъ излагаю эти мысли: онъ не имѣютъ никакого значенія, такъ какъ высказываются вамъ че-

# императоръ николай первый

ловѣкомъ, удѣлъ котораго — ничтожество (elles ne tirent à aucune conséquence venant d'un homme dont la nullité est le partage), но я долженъ былъ такъ поступить въ силу моей прямоты и откровенности и какъ бы платя дань откровенности, составляющей мой долгъ въ отношеніи къ вамъ, и такъ какъ я не могу и не долженъ скрывать отъ васъ что бы то ни было; таковъ былъ мой образъ дѣйствій въ отношеніи нашего почившаго безсмертнаго императора, и онъ останется неизмѣнно такимъ же въ отношеніи къ вамъ до тѣхъ поръ, пока вы не прикажете поступать иначе» 156.

Такимъ образомъ, изъ словъ цесаревича оказывалось, что Наваринское сраженіе разыгралось въ пользу одной Англіи, въ ущербъ прочимъ союзникамъ; между тѣмъ въ дѣйствительности оказывалось, что Наваринскій погромъ повергъ англійскихъ политиковъ и даже самое общество въ полное смущеніе, возбудивъ опасенія, что Англія сыграла въ руку Россіи.

Императоръ Николай не оставилъ безъ возраженія столь рѣзкой оцѣнки своей восточной политики, сдѣланной братомъ, и написалъ ему 29-го ноября (11-го декабря) 1827 года:

«Наваринское дѣло, какъ оно ни было пагубно для турокъ, является только естественнымъ и законнымъ следствіемъ договора, задолго до этого объявленнаго Портв и объявленнаго потому, что это было единственнымъ средствомъ прекратить порядокъ вещей, несовмъстимый съ законнымъ порядкомъ въ этой части вселенной 157. Турція не могла покончить одна борьбу, позорную какъ съ той, такъ и съ другой стороны. Англія покончила бы ее своими собственными средствами и такъ, какъ это удобно ей; я не могъ потерпъть этого, такъ какъ это значило бы добровольно уступить ей право дёлать тамъ то, что ей заблагоразсудится въ исключительныхъ цёляхъ не блага дёла вообще, а блага ея исключительныхъ интересовъ. Поэтому было необходимо принудить ее обязаться предъ лицомъ всей Европы отказаться отъ какихъ бы то ни было видовъ на исключительныя преимущества въ этихъ странахъ, вотъ смыслъ договора 6-го іюля. Франція примкнула къ нему изъ недовърчивости, и темъ лучше: такимъ образомъ оне обе связаны; мы являемся во всемъ этомъ противовѣсомъ или антидотомъ; слѣдствіемъ этого будуть не республика или республики, а прекращеніе враждебныхъ д'ыствій со стороны турокъ н грековъ, последнихъ же мы вскоре въ свою очередь заставимь образумиться, и возстановление въ этихъ краяхъ свободы торговли — обстоятельство слишкомъ важное для всего нашего юга. чтобы я могъ довърить попечение о немъ англичанамъ или даже самому другу Меттерниху (l'ami Metternich). Теперь, если войнъ суждено пропзойти, она будеть крайне прискорбнымъ и даже весьма в вроятнымъ следствіемъ безразсудства турокъ, но здёсь уже мнё невозможно что бы то ни было предусмотрѣть заранѣе» 158.

### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ясное и убъдительное изложение русской политики на Востокъ, сдъланное Николаемъ Павловичемъ, не склонило, однако, цесаревича къ признанію справедливости начинаній своего державнаго брата. Константинъ Павловичь остался ярымъ противникомъ освобожденія Грецін отъ турецкаго ига; греческое дёло онъ признавалъ есецёло якобинскимъ дёломъ (cette cause grecque est la cause du jacobinisme pur et simple), п вся его политическая мудрость сводилась къ афоризму: «il ne faut pas admettre chez autrui ce qu'on ne souffrirait chez soi» 159; онъ служилъ исходной точкой всёхъ политическихъ разсужденій цесаревича по восточному вопросу. Въ 1825 году, Меттернихъ не напрасно радовался при мысли о возможности воцаренія Константина Павловича; австрійскій канцлеръ тогда же предугадаль, что въ такомъ случав политическія двла пойдуть по знакомому, старому руслу, а вѣнскому кабинету останется только торжествовать победу, расточая похвалы великодушію и умеренности преемника Александра I. А теперь случилось нѣчто невообразимое: даже графъ Нессельроде заговорилъ, какъ утверждалъ Меттернихъ, языкомъ Карно п Дантона.

Опасенія императора Николая относительно возможности войны, благодаря безразсудству турокъ, оказались справедливыми. Султанъ не довольствовался отъёздомъ пословъ изъ Константинополя, но дальнёйшими своими м'тропріятіями прямо вызваль Россію на войну. 8-го (20-го) декабря 1827 года, Порта обнародовала гатти-шерифъ, въ которомъ турецкое правительство указывало на Россію, какъ на своего явнаго, непримиримаго врага 160. По словамъ сего воззванія къ правов'єрнымъ, Россія обвинялась въ томъ, что она вызвала возстаніе грековъ; единственно по ея ухищреніямъ Англія и Франція заняли враждебное положеніе къ Портъ; она нарочно возбудила противъ нея внутреннихъ и внъшнихъ враговъ, чтобы воспрепятствовать введенію преобразованій, которыя должны были возвратить Турціи прежнюю силу; наконецъ Порта объявляла, что она вовсе не обязана исполнять исторгнутый у нея аккерманскій договоръ. На этомъ основаніи Порта признавала войну съ Россією религіозною и призывала всёхъ магометанъ взяться за оружіе и стать подъ ея знамена.

Вслѣдъ затѣмъ русскіе подданные были изгнаны изъ турецкихъ владѣній, Босфоръ закрылся для торговыхъ судовъ, и начались сношенія съ Персіей, съ цѣлью уговорить шаха продолжать войну съ Россіею.

Султанскій гатти-шерифъ разосланъ былъ всѣмъ пашамъ и губернаторамъ Оттоманской имперіи. Русскій генеральный консулъ въ Букарестѣ, Минчіаки, представилъ его главнокомандующему второй арміи, графу Витгенштейну, при письмѣ отъ 24-го января (5-го февраля) 1828 года, и копія этого документа препровождена была генералъ-адъютан-

En vous remettance les livres gur vous aver bier voule me pretis er en y ajoutuur les memoires de Bourienne, pr vous proposerais, montieur, de ælnid partages avec ven men dines de gruau à 4. Leures\_ er nors parlerons de la philosophie de l'action. Agreer mes konnanges. Sperantny

n' monstieur Monstieur Schneider



# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Петербургскіе типы въ началѣ прошлаго столѣтія. Въ пивной.

(Съ рисунка съ натуры Щедровскаго. Изъ собранія И. И. Ваулина).

томъ Киселевымъ въ С.-Петербургъ при рапортъ отъ 1-го (13-го) февраля. Императоръ Николай получилъ ихъ 8-го (20-го) февраля.

Вызывающій образь дійствій Турцін привель къ большому политическому кризису. «Крайне трудно предвидіть его развязку, — писаль въ то время генераль-адъютанть А. Х. Бенкендорфъ графу М. С. Воронцову, — фактъ тоть, что императоръ спокоенъ, выжидаеть дальній-

таго хода событій, готовится ко всему, что они могутъ представить наиболь́е затруднительнаго, и постоянно останется прямодушнымъ и умѣреннымъ. Если это и не понравится нѣкоторымъ кабинетамъ, зато народы будутъ рукоплескать этому, а послѣднее имѣетъ большое значеніе въ дѣлахъ нашего времени» <sup>161</sup>.

Россіи оставалось одно: принять вызовъ, дерзко брошенный ей Портою <sup>162</sup>. 14-го (26-го) апрѣля 1828 года, въ С.-Петербургѣ обнародованы были: манифестъ о войнѣ съ Турцією, декларація русскаго правительства <sup>163</sup>, приказъ россійскимъ войскамъ и манифестъ о рекрутскомъ наборѣ (по два рекрута съ 500 душъ).

Увъдомляя графа Витгенштейна о принятыхъ ръшеніяхъ, императоръ Николай повельваль ему приступить съ 25-го апръля (7-го мая) къ военнымъ дъйствіямъ противъ Турціи. Графу Паскевичу также повельно было считать съ 25-го апръля войну съ Турціею начатою.

Указомъ 12-го апрѣля, сенаторъ Абакумовъ назначенъ былъ главноуправляющимъ продовольственною частью арміи, назначенной къ переходу въ предѣлы Турціи <sup>164</sup>. Въ этомъ указѣ сообщалось еще слѣдующее распоряженіе: «Для управленія княжествами Молдавіею и Валахіею, состоящими подъ нашимъ покровительствомъ, мы утвердили особыя правила, которыя съ занятіемъ оныхъ войсками нашими и будутъ приведены въ дѣйствіе; всѣ же прочія земли, кои оружіемъ нашимъ заняты будутъ, поступаютъ въ завѣдываніе главноуправляющаго продовольствіемъ армін».

#### II.

Для военных дъйствій въ Европейской Турціп предназначена была вторая армія, подъ предводительствомъ фельдмаршала графа Витгенштейна. Съ первыхъ же дней воцаренія императора Николая началась подготовка этихъ войскъ къ предстоявшему имъ трудному подвигу. Но приведеніе ихъ на военное положеніе, или, выражаясь современнымъ языкомъ, мобилизація этой армін, а также другихъ частей русскихъ войскъ и польской армін, прошло различные колебательные фазисы, въ зависимости отъ политическихъ теченій данной минуты и не скрываемой правительствомъ надежды сохранить миръ, дъйствуя въ согласіи съ своими союзниками 165. «Се пе sera раз moi qui commencera», — писалъ государь цесаревичу 163 даже послѣ Наваринскаго сраженія.

Наконецъ, сами турки обнародованіемъ гатти-шерифа оказали, по мнѣнію Николая Павловича, Россіи истинную услугу и помогли намъ выйти изъ этого неопредѣленнаго положенія <sup>167</sup>. Окончательныя распоряженія были сдѣланы, и войска двинулись въ походъ, который оттягивался, начиная съ 1821 года.

### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

Готовясь къ разрыву съ Турцією, императоръ Николай имѣлъ намѣреніе привлечь къ предстоявшей Россіи войнѣ и польскую армію. Трудно сказать, какой оборотъ приняли бы будущія политическія событія въ Европѣ, если бы планъ государя былъ приведенъ въ исполненіе <sup>168</sup>. Но воля императора встрѣтила упорное противодѣйствіе въ лицѣ цесаревича Константина Павловича; онъ, какъ мы видѣли выше, не сочувствовалъ направленію, принятому нашей восточной политикой послѣ кончины императора Александра, неизмѣнно оставаясь безусловнымъ сторонникомъ мира, упорно отстаивая, по крайней мѣрѣ, ввѣренную ему польскую армію отъ привлеченія къ ненавистному ему дѣлу <sup>169</sup>.

Цесаревичъ Константинъ Павловичъ былъ вообще того уб'єжденія, что война съ Турцією есть неполитическое и несвоевременное д'єло, и вм'єстіє съ тіємь предпріятіє предосудительное для легитимности. «Эта война лишь дієло либерализма, — писалъ цесаревичъ, — и потому столь превозносится тієми, которые ему покровительствують, и мнієнія которыхъ (горжусь тіємь) я не раздієляю теперь, быть можеть, боліве, чіємь когда либо. По слабому моему разумітнію, не съ Востока можемъ мы ожидать зла, но съ Запада, изъ этого очага всякихъ возмутительныхъ мыслей» 170.

При такихъ взглядахъ на восточную политику своего брата, легко себѣ представить, въ какой ужасъ привело цесаревича намѣреніе императора Николая двинуть польскую армію въ Турцію, чтобы сражаться рядомъ съ своими русскими собратьями за правое христіанское дѣло. Для выигрыша времени Николай Павловичъ намѣревался двинуть польскую армію къ Дунаю, а въ Варшаву направить изъ С.-Петербурга гвардейскій корпусъ.

Предварительный обмѣнъ мыслей по этому предмету между государемъ и цесаревичемъ, вѣроятно, произошелъ во время пребыванія Константина Павловича въ началѣ 1828 года въ С.-Петербургѣ. Затѣмъ дальнѣйшіе фазисы этого вопроса можно прослѣдить въ личной перепискѣ императора Николая съ цесаревичемъ, при чемъ слѣдуетъ вообще замѣтить для уясненія дѣла, что императоръ дѣйствовалъ вполнѣ независимо отъ совѣтовъ старшаго брата, но вмѣстѣ съ тѣмъ избѣгалъ, по возможности, предпринимать что либо ему непріятное <sup>171</sup>. Послѣднее обстоятельство имѣло также мѣсто въ перепискѣ между С.-Петербургомъ и Варшавою по поводу участія польской арміи въ предстоявшей тогда Россін войнѣ.

Въ числѣ причинъ, которыя выставлялись для удержанія польской арміи въ бездѣйствіи въ царствѣ, главную роль играло возбужденіе преувеличенныхъ опасеній насчетъ предстоящихъ враждебныхъ дѣйствій противъ насъ какъ Австріи, такъ и Пруссіи. На послѣднюю обрушилось все вниманіе цесаревича, систематически старавшагося внушить импе-

ратору недовъріе къ намъреніямъ прусскаго правительства. Наконець, Константинъ Павловичь, предостерегая брата отъ опрометчивыхъ ръшеній, припомнилъ даже Суворова, который сказалъ: «глазъ впередъ, глазъ назадъ, глазъ направо, глазъ налѣво», — подтверждая вмъстъ съ тъмъ, несмотря на свою ненависть къ отступленіямъ, что, прежде чъмъ сдълать шагъ впередъ, нужно посмотръть назадъ, чтобы убъдиться, не слъдуетъ ли сдълать въ этомъ направленіи два шага или даже четыре 172.

Цесаревичъ обвинялъ прусское правительство въ приготовленіяхъ къ войнѣ, въ поощреніи какихъ-то полонофильскихъ тенденцій, сообщалъ также свѣдѣнія о мобилизаціи 5-го и 6-го корпусовъ, объ укрѣпленіи Позена и пр. <sup>173</sup>.

Всѣ опасенія, высказанныя Константиномъ Павловичемъ насчетъ коварныхъ намѣреній нашихъ сосѣдей, оказались напрасными. Австрія и Пруссія не двинулись съ мѣста, а Фридрихъ-Вильгельмъ поручилъ даже посланному въ русскую главную квартиру генералу Ностицу передать государю, что если австрійцы осмѣлились бы только когда либо напасть на насъ, то это послужитъ для него сигналомъ немедленно двинуться противъ нихъ. (Si jamais les autrichiens s'avisaient de tomber sur nous, с'était pour lui le signal de marcher de suite contre eux) 174.

Немалую долю вліянія на рѣшенія императора Николая въ дѣлѣ предназначенія польской арміи активной роли въ предстоявшей войнѣ имѣли также внушенія цесаревича относительно того, что настоящее зло грозитъ Россіи не съ Востока, а съ Запада, и что этотъ враждебный намъ Западъ, втянувъ Россію въ войну съ Турцією, освободился, такъ сказать, отъ нашего наблюденія (il s'est soustrait pour ainsi dire à notre surveillance) 176. Подобныя предостереженія могли дѣйствительно поколебать начала истинно-русской политики, проводимыя молодымъ государемъ, такъ какъ внушенія цесаревича совпадали съ задушевными мыслями и симпатіями императора Николая; они грозили увлечь государя на ложный, роковой путь, на который онъ подъ вліяніемъ позднѣйшихъ политическихъ обстоятельствъ не замедлилъ вступить, въ ущербъ своей собственной славѣ.

Прочитавъ политическія разсужденія цесаревича, императоръ Николай посившиль отвітить брату и писаль ему 8-го (20-го) марта 1828 гола:

«Прежде всего примите мою искреннюю благодарность за доброту и довъріе, съ которыми вамъ угодно говорить со мною; я живо чувствую ихъ, и върьте, что я пользуюсь ими, насколько могу: иногда внъшность можетъ заставлять предполагать обратное, тогда какъ въ сущности я вполнъ слъдую началамъ, которыя вы намъчаете мнъ (quelquefois les apparences feraient croire le contraire, quand au fond je suis bien réellement les principes que vous me tracez)».



Петербургскіе типы въ началѣ прошлаго столѣтія. Разносчики.

(Съ рисунка съ натуры ЦІедровскаго. Изъ собранія И. И. Ваулина).

Цесаревичъ своимъ отвътомъ еще болѣе усилилъ впечатлѣніе, произведенное на государя политическими разсужденіями предыдущаго письма, признавшись вдругъ, что онъ преподанными брату совѣтами исполнилъ только завѣтъ, оставленный ему императоромъ Александромъ.

«Я никогда не позволю себѣ, дорогой братъ,—писалъ цесаревичъ,—намѣчать вамъ начала, которыхъ вы должны придерживаться, какъ вы пишете объ этомъ въ вашемъ послѣднемъ письмѣ; и если иногда я высказываю вамъ съ присущею мнѣ откровенностью истину,—то, что я признаю истиною въ душѣ,—это является не чѣмъ инымъ, какъ слѣдствіемъ привычки, привитой обыкновеніемъ поступать такъ въ отношеніи нашего покойнаго безсмертнаго императора и побуждающей меня дѣйствовать подобнымъ образомъ, и слѣдствіемъ священнаго слова, даннаго ему мною поступать такъ и въ отношеніи васъ, какъ только его не станетъ, что было потребовано имъ отъ меня подъ клятвою (се qu'il a exigé de moi sous serment)» <sup>176</sup>.

Влагодаря сочетанію этихъ противорѣчившихъ мнѣній, взглядовъ и внушеній, моментъ для своевременнаго появленія польской арміи былъ упущенъ, и дѣло замолкло. Но императоръ Николай не сразу отказался отъ своей любимой мысли создать для двухъ соединенныхъ подъ его скипетромъ народовъ братство по оружію. Онъ обратился къ полумѣрѣ и потребовалъ, по крайней мѣрѣ, хотя бы высылку въ дѣйствующую на Дунаѣ армію нѣкотораго числа польскихъ офицеровъ: «pour croiser et fraterniser les uniformes» <sup>177</sup>. Но и это скромное желаніе государя встрѣтило противодѣйствіе со стороны цесаревича; на этотъ разъ императоръ настоялъ, однако, на своемъ. Цесаревичъ долженъ былъ покориться высочайшей волѣ: польскіе офицеры, хотя и въ ограниченномъ числѣ (18-ть офицеровъ квартирмейстерской части и инженернаго корпуса), явились среди русской арміи на Балканскомъ полуостровѣ, къ величайшему удовольствію государя <sup>173</sup>.

Такимъ образомъ, благой мысли императора Николая не суждено было осуществиться; польская армія осталась нетронутою въ царствѣ, и попрежнему спокойно упражнялась во всѣхъ тонкостяхъ гарнизонной службы, подъ требовательнымъ окомъ своего главнокомандующаго, а тайныя общества могли безпрепятственно продолжать въ рядахъ ея свою подпольную, разлагающую работу, которая, благодаря близорукому упорству цесаревича, привела къ взрыву 1830 года.

# III.

Рѣшившись на войну съ Оттоманской Портою, императоръ Николай пожелалъ принять личное участіе въ предстоявшихъ на Дунаѣ военныхъ дѣйствіяхъ. Въ виду продолжительнаго, можетъ быть, отсутствія изъ столицы, государь призналъ необходимымъ установить на это время нѣкоторыя особыя мѣры по управленію имперіею.

Съ этою цёлью, 24-го апрёля (6-го мая) 1828 года, учреждена была временная верховная комиссія, которая состояла изъ трехъ лицъ: графа

В. П. Кочубея, графа П. А. Толстого и князя А. Н. Голицына. Вмѣстѣ съ тѣмъ особымъ секретнымъ указомъ на имя членовъ этой комиссіи объявлялось, что въ случаѣ кончины императора, на основаніи манифеста отъ 28-го января 1826 года, великій князь Михаилъ Павловичъ «облекается саномъ и властью правителя государства», а въ случаѣ отсутствія его изъ Петербурга и до его прибытія повелѣвалось комиссіи издать манифестъ отъ лица наслѣдника, «сдѣлавъ всѣ надлежащія распоряженія для приведенія къ вторичной ему присягѣ», а также завѣдывать всѣми дѣлами управленія и посылать указы и повелѣнія отъ имени новаго императора. Порядокъ управленія на время отсутствія государя установленъ быль особымъ наказомъ, даннымъ на имя членовъ комиссіи 179.

Кромѣ того, было еще разработано особое постановленіе объ образѣ управленія по военной части во время отсутствія государя императора, въ виду отъѣзда въ армію вмѣстѣ съ государемъ и начальника главнаго штаба, графа Дибича. Управляющій военнымъ министерствомъ графъ Чернышевъ долженъ былъ на это время управлять также и главнымъ штабомъ. 24-го апрѣля 1828 года, послѣдовалъ на его имя особый указъ, въ которомъ устанавливался порядокъ для хода дѣлъ какъ по военному министерству, такъ и по главному штабу 180. Вмѣстѣ съ тѣмъ графъ П. А. Толстой назначенъ былъ главнокомандующимъ въ Петербургѣ.

Передъ отъйздомъ въ армію императоръ Николай обратился съ слідующими трогательными прощальными словами къ цесаревичу Константину Павловичу:

«Позвольте мнѣ, дорогой Константинъ, принести вамъ здѣсь заранѣе мон поздравленія съ приближающимся днемъ вашего ангела; пусть Божественное Провидение осыплеть вась во всемь всеми своими благословеніями; пусть вы останетесь въ отношеніи ко мнѣ постоянно однимъ п тъмъ же; и въ эту торжественную минуту, когда, быть можетъ, на небесахъ начертано, что я долженъ найти смерть въ этой войнъ, върьте, что я служиль вамь съ такою же преданностью, и что я испущу последнее дыханіе съ темъ же чувствомъ нежности и признательности къ вамъ, которыя постоянно руководили мною во всѣ мгновенія моей жизни; если такова въ самомъ дѣлѣ воля Божія, я покину жизнь съ сознаніемъ, что исполниль свой долгь, какъ честный человісь, и съ сожалівніемъ, что не могь быть болье полезнымъ моему дорогому отечеству. Подумайте же тогда о моей бёдной женё, объ этомъ ангельскомъ существе, которому я обязанъ всеми счастливыми моментами моей жизни за эти последнія одиннадцать лёть; не откажите заменить для нея отца и друга; продолжайте оказывать ваше расположение монить дорогимъ дётямъ и въ особенности бъдному несчастному, которому придется замънить

меня (surtout au pauvre malheureux qui devra me remplacer). Однимъ словомъ, знайте тогда, что въ мірѣ однимъ существомъ, преданнымъ вамъ, станетъ меньше. Благословите меня и не откажите въ прощеніи моихъ, конечно, невольныхъ прегрѣшеній въ отношеніи васъ» <sup>181</sup>.

Отвічая на это письмо, 5-го (17-го) мая 1828 года, цесаревичъ ппсалъ:

«Что касается конца вашего письма, дорогой брать, я не сумвю передать вамъ глубокаго и тяжелаго впечатлвнія, которое оно произвело на меня. Пусть милосердый Богь позволить вамъ испытать всв блага земли, предохранивъ васъ, дорогой брать, отъ всякаго зла; я не могу допустить другой столь грустной мысли. Я осмвливаюсь ожидать отъ Его милосердія, что Его благословенія будутъ постоянно сопутствовать какъ вамъ, такъ и нашей дорогой Александрв и всвмъ вашимъ двтямъ, и что вы всв соединитесь снова въ совершенномъ мирв и спокойствіи. Вы — такой хорошій мужъ и отець, что было бы вполнв справедливо, чтобы вы долго вкушали семейное счастіе, которымъ столь заслуженно наслаждаетесь. Если, твмъ не менве, мои благословенія необходимы вамъ, дорогой братъ, они всецвло принадлежатъ вамъ, и я, конечно, не колеблюсь дать вамъ ихъ, не потому, чтобы я считалъ себя въ правв поступать такъ, а просто по сердечной преданности и истинной привязанности» 182.

### IV.

Теперь остается еще разсмотрѣть, какими планами намѣрены были руководствоваться въ борьбѣ съ Оттоманскою Портою. До послѣдней минуты императоръ Николай не терялъ еще надежды обойтись безъ кровопролитія и полагалъ возможнымъ достигнуть цѣли однимъ занятіемъ придунайскихъ княжествъ. По крайней мѣрѣ, судя по письму государя къ цесаревичу отъ 17-го февраля 1828 года, отправленному уже послѣ полученія въ Петербургѣ турецкаго гатти-шерифа, государь выражалъ еще подобную надежду и писалъ брату, что съ помощью Божіею достаточно будетъ одного занятія княжествъ <sup>183</sup>.

Въ этомъ смыслѣ даны были государемъ указанія генералъ-адъютанту Киселеву, находившемуся въ это время въ Петербургѣ; на сдѣланныя имъ возраженія по поводу отсутствія денегъ и воловъ ему отвѣчали, что только стоитъ перейти Дунай, и тогда турки потребуютъ мира. Киселевъ говорилъ, что въ Петербургѣ настолько увѣрены были въ несомнѣнномъ успѣхѣ войны, что даже разсуждали, что сдѣлать съ Константинополемъ по взятіи его, оставить ли его за Россією, или же отдать какой нибудь другой державѣ. Счастливое окончаніе Персидской войны вызвало, вѣроятно, подобное ослѣпленіе. Еще ранѣе были также

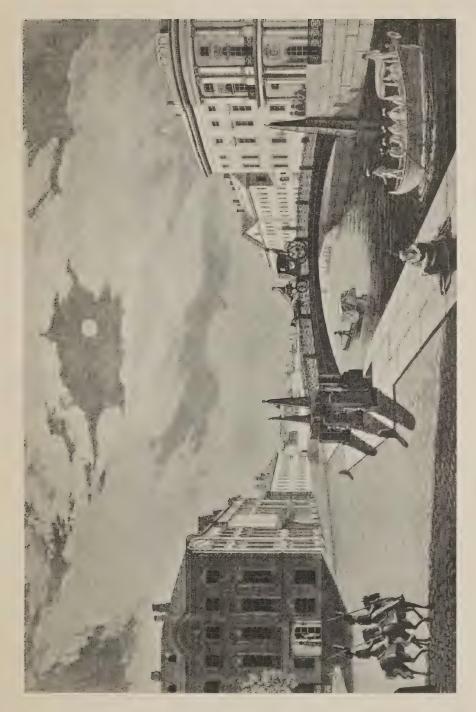

Полицейскій мостъ въ Петербургѣ въ началѣ прошлаго столѣтія. (Съ лигографіи того времени).

т. 11—16

вспышки въ другомъ родѣ. Такъ, напримѣръ, князъ Меншиковъ въ дневникѣ своемъ 1827 года пишетъ: «11-го ноября былъ съ докладомъ у государя. Онъ мнѣ сказалъ между прочимъ, что ежели будетъ война съ турками, то чтобы я готовился ѣхатъ въ Николаевъ къ адмиралу Грейгу, на волю котораго полагаетъ итти въ Босфорскій заливъ и жечъ Константинополь. Государь полагаетъ самъ быть при сухопутной армін».

Когда графъ Витгенштейнъ узналъ о томъ, что вначалѣ желаютъ ограничиться однимъ занятіемъ княжествъ, фельдмаршалъ очень огорчился подобнымъ рѣшеніемъ, утверждая, что нужно дѣйствовать съ энергіею, а не ощупью; мысли свои онъ посиѣшилъ изложить въ письмѣ къ графу Дибичу отъ 11-го (23-го) марта 1828 года. Но уже было поздно поправить дѣло, и неудачно задуманный и подготовленный походъ неизбѣжно привелъ къ неудовлетворительному результату <sup>184</sup>.

Полное разочарованіе смѣнило вскорѣ иллюзіи, съ которыми приступили тогда къ войнѣ съ Турцією. Къ тому же, сверхъ ожиданія, султанъ твердо рѣшился не дѣлать уступокъ и принялся по мѣрѣ силъ отстаивать свои права съ оружіемъ въ рукахъ.

Еще съ 1821 года, въ царствованіе императора Александра, когда разрывъ съ Оттоманскою Портою представлялся въроятнымъ, въ главномъ штабѣ его величества, равно какъ и въ штабѣ второй арміи, накопилось немало плановъ войны съ Турціею 185. Изъ нихъ наибольшаго вниманія заслуживаетъ записка генералъ-адъютанта барона Дибича: О дѣйствіяхъ противъ турокъ 186. Она не осталась безъ вліянія на войну съ Портою, осуществившуюся уже въ царствованіе преемника Александра І-го.

Предположеніе, выработанное въ 1821 году генераль-адъютантомъ Дибичемъ, отличалось большою смѣлостью; будущій забалканскій герой полагаль тогда возможнымъ покончить съ Турцією въ теченіе одной кампаніи, а именно: начавъ войну 1-го марта, перейти Балканы уже въ концѣ мая, въ іюнѣ занять Адріанополь и до 1-го августа овладѣть Царьградомъ при содѣйствіи флота. Одновременно съ этими рѣшительными операціями въ Европейской Турціи генералъ Ермоловъ долженъ былъ занять Эрзерумъ и угрожать Трапезонду 187.

Въ 1828 году, не предполагалось совершить подобнаго орлинато полета. Трудно узнать въ совѣтникѣ императора Николая прежняго сторонника рѣшительныхъ дѣйствій на Балканскомъ полуостровѣ. Программа предстоявшей кампаніи была гораздо скромнѣе; судя по сохранившейся перепискѣ того времени, полагали ограничиться занятіемъ княжествъ, переправой черезъ нижній Дунай и взятіемъ придунайскихъ крѣпостей. Кромѣ того, признано было необходимымъ, при самомъ открытіи военныхъ дѣйствій, направить черноморскій флотъ съ десантомъ

# императоръ николай первый

для овладёнія Анапою; эта задача была поручена контръ-адмиралу, князю А. С. Меншикову.

Повидимому, все еще надѣялись, что турки во-время образумятся и, по открытіи военныхъ дѣйствій, не замедлять предложить миръ, который правительство склонно было заключить на умѣренныхъ условіяхъ, чтобы не возбудить противъ себя своихъ европейскихъ союзниковъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, пока мы откладывали до послѣдней возможности объявленіе войны, руководствуясь общими политическими соображеніями, чтобы не казаться зачинщиками, явилось другое вло: мы дали Портѣ время для приготовленія къ войнѣ, для созданія арміи, замѣнившей собою янычаръ, и для вооруженія крѣпостей 188. О мирѣ же турки и не хотѣли помышлять.

Но эти невзгоды, вызванныя ошибочными расчетами, оказались недостаточными. Непмовърныя трудности, сопряженныя съ войною на Балканскомъ полуостровъ, были еще усилены той особенной обстановкой, при которой предполагалось начать операціи на Дунав. Императоръ, сопутствуемый своимъ начальникомъ главнаго штаба, графомъ Дибичемъ, долженъ былъ находиться среди войскъ второй арміи, не принимая, однако, главнаго начальства надъ нею. Громадная главная квартира предназначалась къ следованію съ государемь; она состояла изъ военной свиты и дипломатовъ, русскихъ и иностранныхъ. Фельдмаршалу графу Витгенштейну предписано было командовать попрежнему армією, им'я при себъ своего начальника штаба, генералъ-адъютанта Киселева. Великій князь Михаиль Павловичь, носившій званіе генераль-фельдцейхмейстера и генераль-инспектора по инженерной части, должень быль также отправиться на театръ военныхъ дъйствій. Все это изобиліе начальствующихъ лицъ и вызываемое присутствіемъ ихъ разнообразіе мнівній, столкновеніе интересовъ и преслідованіе часто противоположныхъ цёлей должно было до крайности стёснить самостоятельность дъйствій главнокомандующаго, препятствуя проявленію всякой съ его стороны иниціативы. Указанныя здёсь обстоятельства предвёщали въ будущемъ мало утвшительнаго и не замедлили отразиться самымъ невыгоднымъ образомъ на ходѣ военныхъ дѣйствій.

Двинутая противъ Турціи на Балканскій полуостровъ вторая армія состояла изъ 3-го, 6-го и 7-го и хотныхъ корпусовъ и 4-го резервнаго кавалерійскаго корпуса, находившихся подъ начальствомъ генераловъ: Рудзевича, Рота, Воинова и Бороздина. По строевому рапорту отъ 15-го апрѣля 1828 года, она могла выставить въ поле 113.920 человъкъ при 384 орудіяхъ 189. Эту армію предположено было еще усилить гвардейскимъ корпусомъ, который съ 1-го (13-го) апрѣля началъ постепенно выступать изъ С.-Петербурга, но не могъ явиться на театръ военныхъ дѣйствій ранѣе августа мѣсяца.

Графъ Дибичъ заблаговременно отправился въ главную квартпру второй армін; 24-го апрѣля, онъ послалъ изъ Кишинева свое первое донесеніе къ государю. Такимъ образомъ еще до вступленія русскихъ войскъ въ княжества графъ Витгенштейнъ не оставался безъ руководителя и наставника.

«25-го числа, — писалъ графъ Дибичъ, — воспослѣдуетъ переходъ черезъ Прутъ. Чрезмѣрно затруднительныя переправы замедлятъ нѣсколькими днями обложеніе Браилова, такъ что при самомъ удобномъ случаѣ оно не можетъ воспослѣдовать ранѣе 29-го числа. Начатіе осады Браилова зависѣть будетъ отъ возможности достать лѣсъ и другіе мѣстные предметы; осадная же артиллерія при помощи части упряжи подвижнаго магазина выступила уже изъ Тирасполя и можетъ прибыть во-время».

Императоръ Николай покинулъ С.-Петербургъ 25-го апръля. На другой день, вслъдъ за государемъ, отправилась въ Одессу императрица Александра Өеодоровна и великая княжна Марія Николаевна, въ сопровожденіи министра двора князя Волконскаго. Что же касается великаго князя Михаила Павловича, то онъ выъхалъ изъ С.-Петербурга 22-го апръля, ранъе прочихъ членовъ царской семьи. Великій князь наслъдникъ Александръ Николаевичъ вмъстъ съ прочими августъйшими дътьми оставлены были на попеченіи императрицы Марін Өеодоровны.

До отъйзда государя отправился въ путь оберъ-деремоніймейстеръ, графъ Станиславъ Потоцкій, назначенный исправлять во время похода должность гофмаршала военнаго двора. Вмёстё съ тёмъ посланъ былъ въ армію весь багажъ съ палатками, конюшнею и кухнею. М'естомъ сбора главной квартиры государя назначенъ былъ Измаилъ; здъсь ей предстояло ожидать дальнъйшихъ распоряженій. Въ числъ генералиадъютантовъ, предназначенныхъ сопровождать государя во время похода, обращали на себя внимание знаменитый стратегь баронь Жомини и состоящій при особ'є его величества принцъ Евгеній Виртембергскій, герой войнъ 1812-1814 годовъ. Въ дипломатахъ также не было недостатка; назовемъ здёсь: графа Нессельроде, графа Матусевича, французскаго посла графа Мортемара, посланиниковъ: ганноверскаго графа Дёрнберга и датскаго графа Бломе, австрійскаго генерала принца Гессенъ-Гомбургскаго, прусскаго генерала графа Ностица, Кистера и др. Изъ своихъ статсъ-секретарей императоръ Николай . назначиль состоять при себѣ Дмитрію Васильевичу Дашкову, какъ близко знакомому съ восточными дёлами по своей прежней служебной дъятельности въ Константинополъ, въ званіи совътника посольства въ 1821 году 190.

При выёздё изъ С.-Петербурга, государя сопровождалъ нёкоторое время принцъ Оранскій, отъёзжавшій за границу. Когда они разста-

лись, Николай Павловичь взяль къ себѣ въ коляску генераль-адъютанта Бенкендорфа, сдѣлавшагося съ тѣхъ поръ на многіе годы неизмѣнымъ спутникомъ государя во всѣхъ его безчисленныхъ поѣздкахъ по Россіи и за границею. Этотъ порядокъ продолжался до 1837 года, когда Бенкендорфъ по болѣзненному своему состоянію долженъ былъ впредь отказаться отъ чести сопровождать монарха. Съ тѣхъ поръ мѣсто Бенкендорфа въ коляскѣ государя занялъ графъ А. Ө. Орловъ.

Желая скоръе явиться среди своей арміи, императоръ Николай ѣхалъ день и ночь и остановился только не надолго въ Могилевъ, Елисаветградъ и Вознесенскъ для осмотра войскъ. Испорченныя продолжительными дождями дороги весьма затрудняли переъздъ. Тѣмъ не менъе съ 5-го (17-го) и на 6-е (18-е) мая государь имълъ уже ночлегъ въ Тирасполъ. «Мы задыхались отъ жары», — пишетъ генералъ Бенкендорфъ въ своихъ запискахъ. 7-го мая государь переъхалъ по мосту черезъ Прутъ въ Водулай-Исаки, направляясь къ Бранлову. Со времени Петра Великаго императоръ Николай былъ первый изъ русскихъ монарховъ, вступившихъ на оттоманскую территорію.

Въ Россіи съ безпокойствомъ взирали на отъёздъ государя въ армію и на тё опасности, которыя неминуемо ожидали его среди неприв'єтливой, вражеской земли. Приводимое ниже письмо генералъ-адъютанта Храповицкаго <sup>191</sup> служитъ отголоскомъ тёхъ тревожныхъ мыслей, которыя овладёли многими изъ современниковъ этой эпохи.

«Государь,— писалъ Храповицкій,—Всемогущій видить сердце мое, надѣюсь, что услышить и молитвы наши и сохранить васъ для блага Россіи. Но для сего необходимо содѣйствіе ваше. Не только Россія, но почти весь міръ знаетъ неустрашимость и твердость вашу; Россія спасена ими! За что жъ, подвергая себя опасностямъ, страшить всѣхъ, искренно любящихъ оную, видѣть ее въ бѣдствіи? Такъ, государь! это будетъ неминуемое послѣдствіе потери вашей, отъ чего избави насъ Всемогущій Богъ. Ваше императорское величество неоднократно не только дозволяли, но даже требовали отъ меня говорить вамъ истипу съ откровенностію; пользуясь симъ, смѣю васъ увѣрять, что это общій голосъ вашихъ вѣрноподданныхъ, здѣсь находящихся, и никакому сомнѣнію не подвержено, что мнѣніе сіе раздѣляютъ и остальная часть вамъ подвластныхъ» <sup>192</sup>.

Если отъйздъ императора Николая въ армію вызываль тревогу и разнообразную оцінку, то на самую войну смотріли также съ различныхъ точекъ зрінія.

Цесаревичъ стоялъ какъ бы во главѣ оппозиціи, являясь безусловнымъ сторонникомъ мира и политическихъ преданій конца царствованія императора Александра. За нимъ слѣдовала цѣлая фаланга государственныхъ дѣятелей прошлаго царствованія, не сочувствовавшая начинаніямъ

Николая Павловича и порицавшая направленіе, данное государемъ русской политикъ въ восточномъ вопросъ. Даже такой практическій умъ, какъ генералъ-адъютантъ Закревскій, не понялъ печальной необходимости для Россіи силою оружія возстановить насущные жизненные интересы имперія, попранные турецкимъ правительствомъ. Въ перепискъ своей съ генераломъ-адъютантомъ Киселевымъ онъ высказывался противъ войны, называя нашихъ, какъ онъ говоритъ, «дипломатиковъ» недальновидными. «Дай Богъ, — писалъ Закревскій 9-го февраля 1828 года, — чтобы всё ваши заботы остались безъ цёли, чёмъ имёть войну, не приносящую никакой пользы Россіи, а бол'є сд'єлаеть вреда по слабому ея состоянію» <sup>193</sup>. Если Закревскій высказываль Киселеву такое мнфніе, оно, конечно, принадлежало не ему одному, и критика доходила, безъ сомнѣнія, до свѣдѣнія государя; тѣмъ болѣе велика заслуга его передъ исторією, что онъ не внялъ подобнымъ возгласамъ, а привель въ исполнение свои планы, какъ онъ ихъ понималъ. Если въ подробностяхъ осуществление этой политики и подлежитъ критикъ, то оно ни въ какомъ случат не можетъ быть распространено на основныя политическія начала, которыми въ этомъ вопросѣ руководствовался императоръ Николай.

Бенкендорфъ въ своихъ запискахъ пишетъ: «Молодежь восхищаласъ предстоявшими ей опасностями и славою; но масса публики смотрѣла на начало новой войны довольно равнодушно и безъ всякой примѣси какого нибудь національнаго чувства. Турція — этотъ исконный врагъ Россіи и христіанства, уже слишкомъ часто была укрощаема нашими войсками и уже слишкомъ ослабѣла, чтобы внушать какое либо опасеніе или даже ненависть. Никто не сомнѣвался въ новыхъ лаврахъ, а на жертву людьми и деньгами смотрѣли единственно, какъ на неизбѣжное зло, требуемое нашею народною честію и интересами нашей торговли».

# ГЛАВА ПЯТАЯ.

T.

Согласно предначертаніямъ императора Николая, войска 6-го корпуса генерала Рота и 7-го корпуса генерала Воннова совершили 25-го апрѣля (7-го мая) переправу черезъ Прутъ въ трехъ пунктахъ: въ Скулянахъ, Фальчи и Водулай-Исаки. Затѣмъ войска безъ выстрѣла заняли Яссы, Галацъ, Букарестъ и Краіову 194, въ то время какъ 7-й корпусъ приступилъ къ обложенію Браилова; главное начальство надъ войсками, предназначенными для осады этой крѣпости, по повелѣнію государя, ввѣрено было великому князю Михаилу Павловичу.

Одновременно съ открытіемъ военныхъ дѣйствій тайный совѣтникъ графъ Паленъ немедленно вступилъ въ псправленіе должности полномочнаго предсѣдателя дивановъ обоихъ княжествъ.

Затёмъ предстояло совершить переправу черезъ Дунай. Для этой цёли предназначался 3-й корпусъ генерала Рудзевича, который сосредоточенъ былъ въ Болградё и готовился перейти черезъ нижній Дунай у Сатунова. Но «безпримёрное», какъ писали тогда, весеннее разлитіе Дуная задержало исполненіе этой операціи на цёлый мёсяцъ <sup>195</sup>, предоставивъ туркамъ драгоцённое время для сосредоточенія войскъ въ Шумлё и подготовки театра военныхъ дёйствій къ предстоявшему вторженію русской арміи.

Въ виду невозможности немедленно приступить къ переправѣ черезъ нижній Дунай, явилось предположеніе о переправѣ черезъ Дунай у Гирсова или же у Туртукая 196. Приступлено было къ мѣстнымъ разслѣдованіямъ, которыя привели къ тому, что предпочтеніе отдано было Туртукаю. Однако, затрудненія, встрѣченныя при первыхъ же подготовительныхъ къ тому мѣрахъ, побудили главный штабъ арміи снова возложить

всѣ надежды на Сатуновскую переправу <sup>197</sup>. Къ тому же въ виду господствующаго положенія русскаго флота въ Черномъ морѣ и полнаго обезпеченія морского подвоза продовольствія, переправа черезъ нижній Дунай представлялась все-таки болѣе цѣлесообразнымъ предпріятіемъ, несмотря на сопряженную съ нимъ потерю драгоцѣннаго времени, чѣмъ внезапная перемѣна намѣченной заранѣе операціонной линіи.

7-го (19-го) мая, въ полночь, императоръ Николай прибыть къ Бранлову. Государь остановился въ загородномъ домѣ наши браиловскаго, расположенномъ почти въ срединѣ блокаднаго лагеря; здѣсь при входѣ ожидали его великій князь Михаилъ Павловичъ, графъ Дибичъ, главно-командующій фельдмаршалъ графъ Витгенштейнъ, генералъ-адъютантъ Киселевъ, генералъ-адъютантъ Воиновъ и весь главный штабъ второй армін.

На другой день императоръ Николай въ сопровождении громадной свиты объёхалъ верхомъ мёстность вокругъ крёпости и всё войска блокаднаго корпуса, которыя восторженно встрётили своего молодого царя, явившагося ободрить ихъ и раздёлить съ ними труды и опасности предпринятаго похода. Въ этотъ же день государь отослалъ обратно въ крёпость всёхъ турецкихъ плённыхъ, захваченныхъ съ самаго начала блокады, наградивъ ихъ еще деньгами.

Очевидець, увидавшій подъ Браиловымь вперые императора Неколая описываеть впечатлівніе, произведенное на него государемь, въ слідующихь выраженіяхь:

«Императоръ Николай Павловичъ былъ тогда 32-хъ лѣтъ; высокаго роста, сухощавъ, грудь имѣлъ широкую, руки нѣсколько длинныя, лицо продолговатое, чистое, лобъ открытый, носъ римскій, ротъ умѣренный, взглядъ быстрый, голосъ звонкій, подходящій къ тенору, но говорилъ нѣсколько скороговоркой. Вообще онъ былъ очень строенъ и ловокъ. Въ движеніяхъ не было замѣтно ни надменной важности, ни вѣтреной торопливости, но видна была какая-то неподдѣльная строгость. Свѣжесть лица и все въ немъ выказывало желѣзное здоровье и служило доказательствомъ, что юность не была изнѣжена, и жизнь сопровождалась трезвостью и умѣренностію. Въ физическомъ отношеніи онъ былъ превосходнѣе всѣхъ мужчинъ изъ генералитета и офицеровъ, какихъ только я видѣлъ въ арміи, и могу сказать поистинѣ, что въ нашу просвѣщенную эпоху величайшая рѣдкость видѣть подобнаго человѣка въ кругу аристократін» <sup>198</sup>.

Но, несмотря на желёзное здоровье, которымъ, безспорно, обладалъ императоръ Николай Павловичъ, утомительный переёздъ и климатическая перемёна произвели на него неблагопріятное д'єйствіе. Уже наканунё государь чувствовалъ себя н'єсколько нездоровымъ, и, вернувшись домой съ объ'єзда позиціи и лагеря, онъ занемогъ лихорадкою, отъ ко-

### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

торой оправился только на третій день <sup>199</sup>. Тревожныя опасенія, вызванцыя этимъ неожиданнымъ событіемъ въ главной квартирѣ армін, были весьма велики, но, какъ замѣчаетъ генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ въ своихъ



Великая княжна Марія Николаевна.

(Съ литографіи Митрейтера, сдёланной съ портрета Штилера).

запискахъ, благодаря крѣпкому сложенію государя и чрезвычайной умѣренности въ пищѣ, онъ скоро оправился.

Дъйствительно, 10-го (22-го) мая обрадованныя войска снова увидъли среди себя неутомимаго монарха. Въ этотъ день государь лично раздавалъ отличившимся солдатамъ георгіевскіе кресты. Трудность добыванія матеріаловъ для заготовленія туровъ и фашинь замедлила нѣсколько открытіе осадныхъ работъ. Къ разсвѣту 13-го (25-го) мая окончена была большая батарея, вооруженная 12-ю осадными и 12-ю батарейными орудіями и заложенная въ 200 саженяхъ отъ крѣпости. Когда батарея была окончена, государь на разсвѣтѣ пришелъ на нее, чтобы лично удостовѣриться въ ея дѣйствіи. Непріятель, замѣтивъ на ближайшемъ къ крѣпости возвышеніи скопленіе большого числа людей, среди которыхъ находился государь со свитою, направилъ туда свои выстрѣлы и стрѣлялъ такъ мѣтко, что многія ядра ударялись въ подошву этой высоты, а нѣкоторыя даже перелетали черезъ нее и попадали въ стоявшихъ тутъ верховыхъ лошадей. «Намъ стоило продолжительныхъ усилій и много трудовъ уговорить государя оставить это мѣсто, сдѣлавшееся цѣлью непріятельскаго огня», пишетъ очевидецъ, генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ.

Въ тотъ же день императоръ Николай заботливо обощелъ раненыхъ и больныхъ, роздалъ имъ деньги и вникалъ въ малѣйшія подробности касательно пищи солдатъ и попеченія о нихъ.

Затѣмъ государь оставилъ блокадный корпусъ подъ Браиловымъ. Въ Водулай-Исаки Николай Павловичъ вышелъ изъ коляски и, желая показать собою примѣръ исполненія законовъ, подвергся всѣмъ окуркамъ и дезинфекціи, установленнымъ для прибывающихъ изъ княжествъ. 14-го (26-го) мая, государь прибылъ въ Бендеры, гдѣ встрѣтился съ императрицею Александрой Өеодоровной. На другой день ихъ величества продолжали вмѣстѣ путь въ Одессу и по прибытіи въ этотъ городъ 16-го (28-го) мая остановились въ домѣ новороссійскаго генераль-губернатора графа Воронцова 200.

Не долго, однако, государь пользовался отдыхомъ; ночью на 18-е (30-е) мая онъ отправился въ Измаилъ.

Къ этому времени здѣсь совершилось важное событіе. Запорожскіе казаки, которые нѣкогда бѣжали за Дунай и нашли себѣ здѣсь пріютъ, возвратились снова въ нѣдра прежняго своего отечества. 12-го (24-го) мая измаильскій комендантъ, генералъ-майоръ Тучковъ I, донесъ объ этомъ генералъ-адъютанту Киселеву. «Сѣчь Запорожская, съ давнихъ поръ во владѣніи турецкомъ существовавшая,—писалъ Тучковъ,—преклонясь подъ власть государя императора, совершенно тамъ уничтожилась. Новый и прежній кошевые, оба писаря, всѣ атаманы и эсаулы съ двумя бунчуками, тремя знаменами, со всею церковною утварью, съ двумя священниками, съ султанскими привилегіями и дарованными имъ грамотами, съ войсковою канцеляріею, съ тысячью человѣкъ казаковъ, прибыли въ границы наши. Кошевой Іоспфъ Гладкій, имѣющій достоинство двух-бунчужнаго паши, съ десятью человѣкъ атамановъ, съ двумя бунчуками, тремя знаменами, находятся въ здѣшнемъ карантинѣ, а прочіе непо-

### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

далеку отъ Килін на лодкахъ и завтра или посл $\pm$ завтра прибудутъ сюда»  $^{201}$ .

Успѣшнымъ исходомъ этого дѣла мы обязаны были генералу Тучкову, который сумѣлъ искусно завести съ Гладкимъ спошенія и пробудить въ



Великая княжна Александра Николаевна. (Съ литографіи Митрейтера, сдѣланной съ портрета Штилера).

его душѣ чувства преданности и любви къ законному государю и къ покинутой имъ родинѣ.

По прибытіи въ Измаилъ, императоръ Николай 19-го (31-го) мая осмотрѣлъ въ карантинѣ запорожцевъ, возвратившихся въ родное свое пепелище; онъ простилъ имъ все прошедшее и пожаловалъ Гладкому

золотую медаль съ своимъ изображеніемъ. Запорожцы поверглись къ стопамъ его величества и искренно просили прощенія и помилованія. Государь, принявъ отъ кошевого грамоты и регаліп, жалованныя сѣчи турецкими султанами, сказалъ: «Богъ васъ проститъ, отчизна прощаетъ, и я прощаю». Слова эти Николай Павловичъ повторилъ потомъ всему составу сѣчи, присовокупивъ: «Я знаю, что вы за люди» 202. Казаки поклялись вѣрою и правдою служить Россіи противъ турокъ и вскорѣ блистательнымъ образомъ подтвердили данное ими слово.

Осмотрѣвъ Измаильскія укрѣпленія и флотилію, императоръ Николай отправился въ Болградъ къ сосредоточенному здѣсь 3-му корпусу генерала Рудзевича. За государемъ послѣдовала и его главная квартира. Парадъ имѣлъ мѣсто 20-го мая (1-го іюня) на равнинѣ между городомъ и лагеремъ. Войска представились въ великолѣпномъ видѣ, и государь остался ими вполнѣ доволенъ. Вечеромъ происходила заря съ церемоніею.

Изъ лагеря подъ Болградомъ императоръ Николай отправился въ сопровождении графа Дибича и генерала Рудзевича къ мѣсту, предназначенному для совершенія переправы черезъ Дунай, впереди селенія Сатунова. Въ это время въ императорскую главную квартиру изъподъ Бранлова вызванъ былъ главнокомандующій, фельдмаршалъ графъ Витгенштейнъ, и генералъ-адъютантъ Киселевъ. По прибытіи главнокомандующаго, за подписью графа Дибича отданъ былъ 24-го мая (5-го іюня) слѣдующій приказъ:

«Его императорское величество, прибывъ къ дѣйствующей арміи, высочайше предоставляетъ и въ присутствіи своемъ въ оной господину главнокомандующему, генералъ-фельдмаршалу графу Витгенштейну, всю власть и права, присвоенныя ему учрежденіемъ о большой дѣйствующей арміи».

Но этимъ приказомъ не уничтожилось многовластіе въ арміи; оно продолжало фактически существовать силою самой обстановки и оказывало, въ продолженіе всей кампаніи 1828 года, неблагопріятное вліяніе на ходъ военныхъ операцій. Нерѣдко, въ счастливую пору войны, забывали совершенно о главнокомандующемъ; армією распоряжался графъ Дибичъ, его мнѣніе преобладало въ совѣтахъ, и только при неудачѣ вспоминали о существованіи графа Витгенштейна; на престарѣлаго фельдмаршала сыпались тогда незаслуженные упреки за его бездѣятельность и непредусмотрительность. Ко всей этой ненормальной обстановкѣ, тормозившей правильный ходъ дѣлъ, присоединилось еще въ скоромъ времени убѣжденіе, что война предпринята съ недостаточными силами для достиженія какихъ либо рѣшительныхъ результатовъ, въ виду упорства турокъ не заключать мира. Уже 9-го (21-го) іюня императоръ Нпколай признался цесаревичу Константину Павловичу, что съ



Марсово поле въ Петербургѣ въ начатѣ прошлаго столѣтія. (Съ лигографіи того времени).

каждымъ днемъ приходится все болѣе убѣждаться въ настоятельной необходимости (nécessité absolue) подкрѣпленій и въ невозможности, по недостатку силъ, дать кампаніи рѣшительный оборотъ (nous sommes donc beaucoup trop faibles pour pousser la campagne vigoureusement).

Что же касается до переправы черезъ Дунай, то задуманное предпріятіе было весьма рискованное. Генералъ Рудзевичъ въ день, назначенный для совершенія перехода, сказаль Киселеву передъ началомь боя, что переправа невозможна и не исполнится; генералъ Сухтеленъ также признаваль успёхь безнадежнымь. Дёйствительно мёстныя условія могли навести на размышленія. Для того, чтобы войска добрались до мъста, избраннаго для переправы, вынуждены были приступить къ постройкъ гати на протяжении болъе пяти верстъ. На эту работу ежедневно высылали 2.000 нижнихъ чиновъ и до 2.000 обывателей. Въ виду подобныхъ приготовленій неудивительно, что турки обратили внпманіе на д'єйствія своего противника и съ своей стороны приступили къ устройству укрѣпленій на высотахъ праваго берега Дуная, примыкавшихъ съ восточной стороны къ криности Исакчи. Наконецъ, посли неимовърныхъ усилій, гать была доведена 25-го мая (6-го іюня) до самаго Дуная; зат'ємъ приступили къ заложенію 25-ти-орудійной батареи на самомъ краю берега, въ виду турецкихъ укрѣпленій, появившихся на противоположной сторонѣ рѣки.

Въ это время императорскій лагерь раскинуть быль въ Сатуновѣ, который самь по себѣ походиль на цѣлый городокъ. По словамъ Бенкендорфа, сверхъ всей свиты и иностранныхъ пословъ и генераловъ, въ немъ находились, для его охраненія и вмѣстѣ какъ резервъ, два пѣхотныхъ полка, десять артиллерійскихъ ротъ, три эскадрона жандармовъ, столько же гвардейскихъ казаковъ, сотня казаковъ Атаманскаго полка и цѣлый армейскій казачій полкъ. Маркитанты, рестораторы и торговцы всякаго рода увеличивали еще многолюдство лагеря. «Вся эта команда, съ которою не легко было управляться, состояла подъ моимъ начальствомъ,— пишетъ Бенкендорфъ. — Въ первые дни часто приходилось сердиться и браниться; потомъ все обошлось, и дѣло устроилось къ удовольствію государя и всѣхъ жителей этой кочевой столицы.

«По вечерамъ огни турецкой арміи живописно обрисовывали позицію, занимаемую турками, которая, будучи примкнута съ одной стороны къ крѣпости Исакчи, а съ другой—къ глубокому болоту, возвышенностію своею и протяженіемъ какъ бы смѣялась надъ всѣми нашими приготовленіями. Наша позиція, напротивъ, между гніющими камышами и среди болотъ, была совершенно подавлена господствовавшими надъ ними непріятельскими высотами, а наши лагерные огни горѣли, укутанные въ туманѣ.

«Государь продолжаль дѣятельно ускорять минуту переправы. Понтоны и большія барки, приготовленныя для пловучаго моста, ждали у устья маленькой рѣчки сигналь ко входу въ Дунай. Гребныя флотиліи, наша и новыхъ русскихъ подданныхъ, запорожцевъ, приблизились противъ теченія къ мѣсту переправы. Батарея на берегу была вооружена орудіями; полки, которымъ слѣдовало итти въ головахъ колоннъ, подошли къ плотинѣ, и всѣ малыя суда находились между камышами и кустами, покрывавшими нашъ берегъ».

Обсуждая подробности переправы черезъ Дунай, императоръ Николай, по свидѣтельству Киселева, обнаруживаль въ особенности желаніе сохранить людей, что составляло замѣчательную черту въ характерѣ молодого и твердаго государя <sup>203</sup>.

Переправу предположено было произвести 27-го мая (8-го іюня), и для этой цѣли императоръ Николай собственноручно написалъ диспозицію, согласно которой и произошло дѣло 204. Переходъ совершился при личномъ присутствіи государя, прибывшаго съ разсвѣтомъ на оконечность плотины; турки, занимавшіе въ числѣ до 10.000 человѣкъ выгодную позицію на высотахъ противоположнаго берега, были отброшены, укрѣпленія ихъ заняты, и дальнѣйшая безпрепятственная переправа войскъ 3-го корпуса обезпечена. За этотъ успѣхъ русская армія заплатила потерею 112-ти человѣкъ убитыми и ранеными.

Турки, сбитые съ своей укрѣпленной позиціи, обратились въ бѣгство въ Базарджикъ, отчасти же бросились въ Исакчу. Успѣху выполненнаго русскими войсками смѣлаго предпріятія много содѣйствовали запорожцы, явившіеся къ мѣсту боя на 40 лодкахъ. Охотники ихъ, сверхъ того, отыскали заблаговременно на правомъ берегу Дуная мѣсто, удобное для высадки переправившихся войскъ, переѣхавъ наканунѣ на непріятельскую сторону. Особенное отличіе выказалъ также генералъ-адъютантъ Киселевъ. Государь поздравилъ его генералъ-лейтенантомъ и сказалъ ему:

- Ты первый перешель и показаль дорогу другимъ.
- Нѣтъ, отвѣчалъ съ благородною откровенностью Киселевъ, это наши четыре казака, которые переправились вчера въ полночь и ожидали насъ на другомъ берегу Дуная.

Императоръ обнять Киселева и при всѣхъ благодарилъ его въ самыхъ милостивыхъ выраженіяхъ <sup>205</sup>.

Фельдмаршалу графу Витгенштейну государь подарилъ одну изъ пушекъ, найденныхъ въ турецкихъ укрѣпленіяхъ.

28-го мая (9-го іюня), императоръ Николай лично отправился на турецкій берегъ, не дождавшись наводки моста, доставленнаго изъ Измаила, къ устройству котораго приступлено было немедленно по совершеніи переправы. Къ удивленію своей ближайшей свиты, государь

потребоваль для переправы черезь Дунай лодку атамана Гладкаго. Но свидѣтельству генераль-адъютанта Бенкендорфа, «въ виду еще не сдавшейся и защищаемой сильнымь гарнизономъ крѣпости, государь сѣль въ шлюпку запорожскаго атамана. Гладкій самъ стояль у руля, а двѣнадцать его казаковъ гребли. Этимъ людямъ, такъ недавно еще нашимъ смертельнымъ врагамъ и едва за три недѣли передъ тѣмъ оставившимъ непріятельскій станъ, стоило только ударить нѣсколько лишнихъ разъ веслами, чтобы сдать туркамъ, подъ стѣнами Исакчи, русскаго самодержца, ввѣрившагося имъ въ сопровожденіи всего только двухъ генераловъ. Но атаманъ и его казаки были въ востортѣ отъ такого знака довѣрія и съ жаромъ кричали: «Мы, батюшка царь, твои, и не только наша дружина, но и всѣ наши товарищи». Государь благо-получно присталь къ турецкому берегу».

Здѣсь императоръ Николай былъ встрѣченъ графомъ Витгенштейномъ и Киселевымъ. Въ сопровождении ихъ, государь осмотрѣлъ позицію, занятую турками 27-го мая, и затѣмъ возвратился на русскій берегъ съ тѣми же запорожскими казаками.

Императоръ Николай вполнѣ призналъ заслуги, оказанныя запорождами въ дѣлѣ переправы, и наградилъ Гладкаго чиномъ полковника и георгіевскимъ крестомъ 4-го класса; сверхъ того, государь назначилъ ему десять знаковъ отличія военнаго ордена для раздачи отличившимся подъ начальствомъ его казакамъ. Не были также забыты тѣ четыре запорожда, которые 26-го мая переправились въ лодкахъ черезъ Дунай для отысканія удобнѣйшаго мѣста для высадки войскъ и переночевали на непріятельскомъ берегу; государь пожаловалъ имъ знаки отличія военнаго ордена, повелѣвъ перевести ихъ въ гвардію <sup>206</sup>.

Въ виду предполагавшагося дальнъйшаго наступленія, императорскій лагерь перенесенъ быль на правый берегъ Дуная. 30-го мая (11-го іюня), въ то время, когда государь объъзжаль нашу передовую цѣпь, изъ Исакчи явились два турецкіе парламентера съ извѣстіемъ, что комендантъ Эюбъ-паша готовъ сдать ввъренную ему крѣпость. Вскорѣ комендантъ и Гассанъ-паша, искавшій убѣжища въ крѣпости, по разсѣяніп войскъ его въ сраженіи 27-го числа, явились къ государю съ изъявленіемъ покорности. Крѣпость была немедленно занята нашими войсками; гарнизонъ же получилъ позволеніе свободнаго выхода съ оружіемъ, оставивъ, однако, въ нашихъ рукахъ весь военный матеріалъ. Въ крѣпости найдено было 85 орудій, 18 знаменъ и богатые военные и продовольственные прицасы. Паши удалились въ Константинополь и были обезглавлены по приказанію султана.

Съ занятіемъ Исакчи, русская армія могла безпрепятственно продолжать наступленіе по Добруджѣ къ Траянову валу.

# императоръ николай первый



Петербургскіе типы въ началѣ прошлаго столѣтія. Шарманщики.

(Съ рисунка съ натуры Щедровскаго. Изъ собранія И. И. Ваулина).

Относительно переправы черезъ Дунай 27-го мая графъ Мольтке въ сочинении своемъ о русско-турецкой кампании 1828 и 1829 годовъ 207 останавливается на критической оцѣнкѣ совершеннаго тогда русскими войсками подвига. По его словамъ:

«Русскіе по теченію нижняго Дуная не могли избрать для наводки моста другого пункта, какъ Сатуново. Тѣмъ не менѣе мѣстныя условія

были здёсь такого рода, что казалось почти невыполнимымъ совершить переправу открытою силой. Доступъ къ лёвому берегу былъ возможенъ только послё устройства гати, продолжавшагося нёсколько недёль и устранявшаго всякое сомнёніе насчетъ цёли работы. Еще съ большими затрудненіями было сопряжено дебушированіе на противоположномъ берегу, гдё турки имёли достаточно времени укрёпиться на командующихъ высотахъ. Близъ турецкой крёпости присутствіе значительнаго непріятельскаго корпуса, закрытое расположеніе 15-ти орудій большого калибра, въ сферё самаго дёйствительнаго пушечнаго выстрёла которыхъ находилась оконечность гати, проведенной вдоль лёваго берега, равно какъ самое теченіе рёки, — все это должно было сдёлать совершенно невозможнымъ наводку моста, хотя при нёкоторомъ только сопротивленіи обороняющагося. Едва ли можно было разсчитывать на бёгство 10.000 человёкъ въ виду горсти высадившихся казаковъ и егерей.

«Поэтому, смотря по одержанному успѣху, переходъ черезъ Дунай 3-го корпуса составляетъ блистательно удавшееся отважное предпріятіе. Но развѣ можно было на этомъ основывать первое важное предпріятіе кампанія? Можетъ быть, было бы проще испытать высадку при помощи лодокъ и плотовъ, вмѣсто столь сомнительной наводки моста?

«Матеріалы для подобнаго предпріятія, которые, конечно, слѣдовало заготовить въ обширныхъ размѣрахъ, могли быть доставлены съ удобствомъ и въ достаточномъ числъ изъ Прута и проведены мимо Исакчи, такъ какъ эта кръпость нисколько не господствуетъ надъ главнымъ рукавомъ Дуная. Высадка могла быть выполнена въ Ренни или же въ любомъ другомъ пунктъ въ то время, когда турки не были бы нисколько подготовлены встрътить ее силою, какъ въ Сатуновъ. Бригаду пъхоты съ легкою батареей можно было переправить на правый берегъ въ 10 минуть времени, при помощи 70-ти поромовъ и сравнительно небольшомъ числѣ плотовъ; затѣмъ уже осталось бы только продолжать усиливать этотъ отрядъ. Притомъ можно бы было ввести противника въ заблужденіе демонстраціями, между тёмъ какъ въ нечаянности нападенія именно заключалась в'троятность усп'тха. Предпріятіе подъ Сатуновомъ и удалось только при помощи высадки на лодкахъ запорожскихъ казаковъ. По утвержденіи же русскаго отряда на правомъ берегу Дуная и обложеніи Исакчи, можно бы было приступить еще къ наводкі судового моста для болѣе легкаго и удобнаго сообщенія. Но при подобномъ образѣ дѣйствій особенную важность заслуживаеть то обстоятельство, что переходъ черезъ Дунай можетъ быть произведенъ одновременно съ переходомъ черезъ Прутъ, между тѣмъ какъ постройка моста у Сатунова задержала переправу черезъ Дунай болье чыть на четыре недыли.

«Если же не хотѣли иначе перейти черезъ Дунай, какъ по мосту, то съ военной точки зрѣнія все-таки представляется вопросъ, отчего

подготовительныя міры къ постройкі его не были приняты раніе. Еще и прежде было извъстно, что Дунай ежегодно наводняеть свои низкіе берега до конца мая (средины іюня), и нельзя было выжидать до средины лъта осушенія этой мъстности. Если даже принять въ соображеніе, что политическія условія не позволяли объявлять войны ранже средины (конца) апрёля, то никто не могъ препятствовать русскимъ сосредоточить необходимое число судовъ на своихъ собственныхъ ръкахъ, давно уже освобожденныхъ отъ льда, и провести по собственной землъ фашинную гать къ берегамъ Дуная. Всъ эти приготовленія можно было бы произвести скрытно и затымь немедленно приступить къ постройкъ моста. Вторжение въ Валахию, обложение Бранлова и наступленіе въ Добруджу обратились бы тогда въ одновременныя предпріятія, которыя поддерживали бы одно другое. Выполненныя же отдёльно и въ разное время, они только возбудили зависть Европы, разбудили усыпленныхъ турокъ и доставили имъ безценное время для окончанія своихъ вооруженій» 208.

# II.

Послѣ паденія Исакчи императоръ Николай во главѣ войскъ, перешедшихъ Дунай, двинулся къ Бабадагу <sup>209</sup>. 2-го (14-го) іюня, за нѣсколько версть до этого города, государя ожидала депутація отъ некрасовцевъ, бѣжавшихъ изъ Россіи еще въ началѣ XVIII столѣтія, во время Булавинскаго бунта. Это племя, занимавшее и всколько большихъ деревень, выстроенныхъ на русскій образець, сохранило нашу в'тру, одежду и родные обычаи. Депутаты встрѣтили русскаго самодержца съ хлѣбомъ и солью и въ минуту его приближенія пали на землю. Императорь вельть имъ встать и сказаль: «Не стану обманывать вась ложными надеждами: я не хочу удерживать за собою этоть край, въ которомъ вы живете, и который занять теперь нашими войсками; онъ будеть возвращень туркамъ, следственно поступайте такъ, какъ велятъ вамъ ваша совесть и ваши выгоды. Тъхъ изъ васъ, которые захотять возвратиться въ Россію, мы примемъ, и прошедшее будеть забыто; тёхъ же, которые останутся здёсь, мы не тронемъ, лишь бы они не обижали нашихъ людей. За все, что вы принесете въ нашъ лагерь, будетъ всегда заплачено чистыми деньгами».

Зам'єтимъ зд'єсь, что во все продолженіе войны не было нашей арміп повода къ жалобамъ на некрасовцевъ. Над'єленные, однако, турецкимъ правительствомъ угодьями и рыбными ловлями, вс'є предпочли остаться на оттоманской земл'є и не возвратились въ Россію.

Подвигаясь дал'я къ Траянову валу, императорская и главная квартира армін расположились лагеремъ у Карасу, гд'я оставались съ 7-го (19-го)

по 24-е іюня (6-е іюля). Здёсь государь поджидаль извёстія о покореніи крёпостей, оставшихся въ тылу армін <sup>210</sup>.

6-го (18-го) іюня, послідовало занятіе Мачина, занятаго полковникомь Роговскимь. 7-го (19-го) іюня сдался на капитуляцію Бранловь, послід неудачнаго штурма (3-го іюня), стопвшаго намь боліде 3.000 человідкь 21. Извідстіе о покореній Браилова привезъ адъютанть великаго князя Михаила Павловича, полковникь Блонковь; онъ прискакаль вълагерь при Карасу, 8-го (20-го) іюня. «Благодареніе Богу! Брайловь нашь!»—воскликнуль императорь, обнимая радостнаго відстника, и тотчась поспідшиль въ палатку графа Витгенштейна сообщить главнокомандующему извідстіе о покореній крідности, надівлавшей намь столько біздь. Немедленно повелідно было отслужить въ лагеріз молебень.

Затъмъ послъдовательно сдались: Гирсовъ 11-го (23-го) іюня—генералу князю Мадатову, Кюстенджи 12-го (24-го) іюня—генералу Ридигеру и Тульча 19-го іюня (1-го іюля)—генералу Ушакову.

Великій князь Михаилъ Павловичъ награжденъ былъ орденомъ св. Георгія 2-й степени. Онъ прибылъ къ государю въ лагерь при Карасу 22-го іюня (4-го іюля).

Императоръ Николай удостоилъ также графа Витгенштейна лестнымъ рескриптомъ, въ которомъ, приписавъ ему, по чувству благодушной снисходительности, всю честь успѣховъ, одержанныхъ въ начавшейся кампаніи, пожаловалъ фельдмаршалу алмазные знаки ордена св. Андрея Первозваннаго.

Въ это время последовали еще и некоторыя перемены въ личномъ составе второй армін. Государь назначиль генераль-майора Берга генераль-квартирмейстеромъ на место князя Горчакова, который получилъ въ командованіе 18-ю пехотную дивизію, вмёсто генерала барона Людинсгаузенъ-Вольфа, смертельно раненаго при штурме Браилова.

Сдача всёхъ попменованныхъ выше крѣпостей не передала, однако, въ руки побѣдителей турецкихъ гарнизоновъ военноплѣнными; ради ускоренія капптуляцій имъ повсюду предоставлено было право свободнаго выхода къ желаемому пункту Оттоманской территоріи, сохраняя право участвовать въ дальнѣйшей войнѣ съ Россіею. Это обстоятельство отразилось весьма невыгоднымъ для насъ образомъ на послѣдовавшихъ затѣмъ операціяхъ, въ особенности противъ крѣпости Силистріи, гарнизонъ который усилился храбрыми защитниками Браилова, въ числѣ до 17.000 человѣкъ <sup>212</sup>.

Итакъ, къ 20-му іюня (2-му іюля) всё придунайскія крёпости, ниже Силистріи, находились въ нашихъ рукахъ; мы господствовали въ странё до Траянова вала; свободный подвозъ продовольственныхъ и боевыхъ прицасовъ обезпеченъ былъ занятіемъ гавани Кюстенджи. До сихъ поръ русскія войска выходили поб'єдителями во всёхъ своихъ предпрія-

# императоръ николай первый

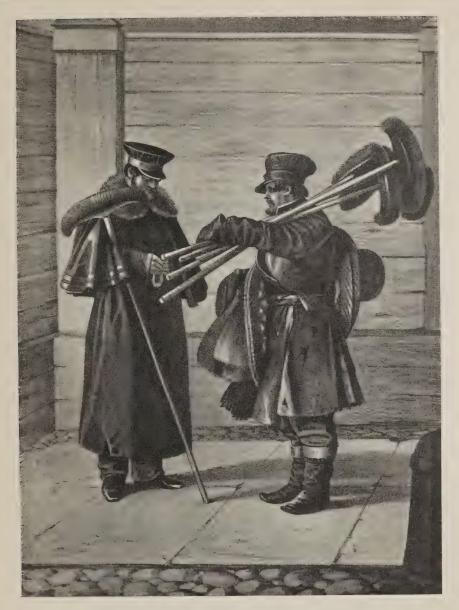

Петербургскіе типы въ началѣ прошлаго столѣтія.
Швейцаръ и продавецъ щетокъ.
(Съ рисунка съ натуры Џедровскаго. Изъ собранія И. И. Ваулина).

тіяхъ, и военное счастіе всюду имъ благопріятствовало: они совершили открытой силою переправу черезъ Дунай, казавшуюся невозможною, и въ шесть недѣль овладѣли шестью турецкими крѣпостями. Вѣра въ непобѣдимость ихъ оружія предшествовала ихъ знаменамъ и могла имѣть неисчислимое вліяніе на противниковъ, подобныхъ туркамъ, если бы обаяніе это не было поколеблено послѣдующими затѣмъ событіями. На

подобномъ заключеній относительно нашихъ военныхъ дѣйствій на Балканскомъ полуостровѣ, за истекшій періодъ времени, начиная съ 14-го (26-го) апрѣля, справедливо останавливается графъ Мольтке.

Во время стоянки въ лагерѣ при Карасу императоръ Николай получилъ 20-го іюня (1-го іюля) еще одно радостное извѣстіе о благополучномъ окончаніи осады Анапы. 12-го (24-го) іюня, князь Меншиковъ овладѣлъ крѣпостью. Занятіемъ Анапы развязаны были руки Черноморскому флоту, и открывалась возможность присоединить посланный туда десантный отрядъ къ арміи, дѣйствовавшей на Балканскомъ полуостровѣ. Государь наградилъ князя Меншикова орденомъ св. Георгія 3-й степени и чиномъ вице-адмирала; Грейгу пожалованъ былъ чинъ адмирала. 3-го (15-го) іюля, эскадра Черноморскаго флота взяла снова на корабли десантныя войска, а именно 13-й и 14-й Егерскіе полки при восьми орудіяхъ, для доставленія въ Мангалію, откуда они должны были сухимъ путемъ присоединиться къ войскамъ, предназначеннымъ для осады крѣпости Варны.

Съ этого времени невыгодныя послѣдствія поздняго перехода черезъ Дунай съ каждымъ днемъ дѣлались все болѣе очевидными. По свидѣтельству генералъ-адъютанта Бенкендорфа, «жары начинали сильно утомлять солдатъ; мало было воды, и та дурная; заросшія камышемъ болота распространяли вредное зловоніє; трава погорѣла; для огромной массы лошадей уже оказывался недостатокъ въ фуражѣ; многія тысячи воловъ, перевозившихъ провіантъ и резервные парки, за неимѣніемъ достаточныхъ пастбищъ, худѣли, дѣлались неспособными къ извозу и издыхали въ пути, еще болѣе заражая воздухъ».

Императоръ Николай воспользовался стоянкою въ лагерѣ въ Карасу, чтобы съѣздить въ Кюстенджи, въ сопровожденіи лишь нѣсколькихъ казаковъ, и отдаль приказаніе объ устроеніи тамъ госпиталей, равно какъ распоряженія относительно выгрузки провіанта, привезеннаго на купеческихъ судахъ.

Спустя нѣсколько дней, 24-го іюня (6-го іюля), сняли наконецъ лагерь при Карасу, и главныя силы арміи двинулись къ Базарджику; здѣсь, при приближеніи къ городу, передовымъ войскамъ ея представился первый случай въ эту кампанію вступить въ бой съ турками въ открытомъ полѣ. Непріятельская конница, воспользовавшись излишнимъ увлеченіемъ двухъ нашихъ уланскихъ эскадроновъ, нанесла имъ сильный уронъ и даже совсѣмъ пзрубила бы ихъ, если бы не подоспѣли на помощь гусары съ двумя конными орудіями. Турки продолжали свое отступательное движеніе.

Базарджикъ, брошенный жителями и окруженный множествомъ кладбищъ, представлялъ наглядный образъ опустошенія и смерти. Непріятель передъ уходомъ испортилъ тамъ всѣ фонтаны и колодцы, заваливъ ихъ соромъ и мѣшками съ мыломъ, такъ что не было возможности ими пользоваться.

Въ Базарджикъ осуществилось, 29-го іюня (11-го іюля), ожидаемое съ такимъ нетеривніемъ въ главной квартирв соединеніе съ 7-мъ корпусомъ, освободившимся послѣ взятія Браилова 213; однако, за отдѣленіемъ различныхъ отрядовъ, предназначавшихся для особыхъ цёлей, главныя силы армін не превышали 44-хъ баталіоновъ и 20-ти эскадроновъ. Тогда ясно обнаружилось, что война съ Портою начата была съ недостаточными силами. Турки, разсчитывавшіе им'єть д'єло съ громадными средствами своего противника, крайне удивились, что противъ нихъ вводились въ дъло только и сколько эскадроновъ и небольшая горсть и столы; произведенное такимъ положениемъ дълъ нравственное впечатлъние было благопріятно туркамъ, неосновательность же первоначальныхъ расчетовъ, вкравшаяся въ предначертанную кампанію, являлась трудно поправимымъ дѣломъ. Подкрѣпленія ожидались, но когда? Гвардія могла прибыть къ Дунаю только въ августв, а 2-й корпусъ, вытребованный послѣ неудачнаго Браиловскаго штурма, могъ подойти къ Дунаю только въ сентябръ. Вся эта невыгодная обстановка была еще усугублена непоправимою стратегическою ошибкою, въ которую впали послѣ занятія Базарджика. Рѣшено было измѣнить первоначальный операціонный планъ. двинувъ главныя силы вслёдъ за авангардомъ генерала Ридигера, выступившаго къ Козлудже; вместо того, чтобы обратить все усилія къ овладенію Варною, слабыя силы русской армін вдругь обречены были на безплодную борьбу съ Шумлинскими твердынями <sup>214</sup>. «Русская армія въ Базарджикъ, — нишетъ графъ Мольтке, — была противъ своей воли и какъ бы магнитомъ притянута присутствіемъ турецкой арміи въ Шумлѣ».

Какъ бы ни были недостаточны средства атаки, которыми могли располагать противъ Варны, все-таки своевременное и полное обложеніе ея
подготовило бы предстоявшую противъ этой крѣпости постепенную атаку.
Впрочемъ, какъ бы ни былъ малъ корпусъ, который, въ случаѣ такого
рѣшенія, можно было выставить къ сторонѣ Шумлы, для обезпеченія
операціи противъ Варны, все-таки въ подобномъ случаѣ представлялось
болѣе вѣроятія на успѣхъ съ десятитысячнымъ отрядомъ разбить въ
открытомъ полѣ непріятеля, выступпвшаго изъ Шумлы для освобожденія
Варны, чѣмъ овладѣть шумлинскими твердынями, даже располагая армією,
значительно превосходящею турецкую. Предполагая же, что намъ удалось бы цѣною большихъ потерь вытѣснить Гуссейна-пашу изъ Шумлы,
то занятіе обширнаго непріятельскаго укрѣпленнаго лагеря представляло
бы только одну отрицательную выгоду, равносильную устраненному препятствію; взятіе же Варны, напротивъ того, составляло бы для русской
армін положительное пріобрѣтеніе, обезпечнвающее за ней прочную базу

для дальивнихъ наступательныхъ двйствій черезъ Балканы. Спрашивается, какимъ образомъ остановились на рвшеніи итти къ Шумлв, и кто подаль императору Николаю коварный соввть, поставившій русскую армію въ самое трудное положеніе, подвергая ее неизбѣжнымъ случайностямъ неравнаго состязанія съ турками, занимавшими недоступную позицію.

Неудачную мысль движенія главныхъ силь арміи къ Шумлѣ приписывають графу Дибичу, между тѣмъ какъ главнокомандующій, подвергавшійся столькимъ критическимъ нападкамъ еще съ 1813 года, вѣрнѣе
оцѣнилъ обстановку, высказываясь противъ подобнаго плана дѣйствія.
Разсказывають, что графъ Витгенштейнъ выразилъ Дибичу сожалѣніе
о томъ, что не воспользовался своими правами главнокомандующаго, и
прибавилъ, что теперь намѣренъ снять съ себя отвѣтственность, уступивъ ему главное начальство при такихъ обстоятельствахъ, когда одинъ
необдуманный шагъ можетъ погубить армію. Вслѣдствіе подобнаго разногласія въ миѣніяхъ, между фельдмаршаломъ и начальникомъ главнаго
штаба произошло жаркое объясненіе. Императоръ Николай принялъ
сторону мнѣнія графа Дибича, полагая, что дѣйствующая армія настолько сильна, что можетъ въ ожиданіи подходившихъ подкрѣпленій
дѣйствовать одновременио протпвъ Шумлы, Варны и Силистріи.

Итакъ главныя силы арміи предприняли роковое движеніе черезъ Козлуджу вправо, направляясь къ Шумлѣ. Для наблюденія за Варною выдвинуть былъ къ этой крѣпости слабый отрядъ генералъ-адъютанта графа Сухтелена; къ нему долженъ былъ присоединиться генералъ Ушаковъ, слѣдовавшій пзъ Тульчи. Другой отрядъ генералъ-адъютанта К. Х. Бенкендорфа занялъ Праводы.

Движеніе войскъ послѣ оставленія Базарджика сопряжено было съ большими затрудненіями; лѣсистая мѣстность, изрытая оврагами, черезъ которые вели однѣ только узкія и иногда очень крутыя тропинки, крайне задерживавшія спускъ и подъемъ артиллеріи и обозныхъ фуръ, заставляла удвоить мѣры предосторожности. Къ тому же вооруженные жители, разсѣянные по лѣсамъ, пользовались каждымъ удобнымъ случаемъ для нападенія на людей или же на транспорты. Только за Козлуджею, по мѣрѣ подъема въ горы, край принималъ болѣе привѣтливый видъ; долины, орошаемыя небольшими ручьями, расширялись.

Всё вопросы, связанные съ движеніемъ къ Шумлі, вновь обсуждались на военномъ сов'єті, собравшемся у государя 7-го (19-го) іюля въ Енибазарі. На этомъ сов'єті возбужденъ быль, между прочимъ, вопросъ относительно того, что императоръ, продолжая наступленіе въ избранномъ вновь направленіи, подвергаетъ себя опасности быть окруженнымъ между Варною, Силистрією и Шумлою превосходными силами противника, подобно Петру Великому на берегахъ Прута въ 1711 году.

No Bourace week notogreture прасижь. веше высокащевосробививера abualackuanemourt uBblegeniu went, Er Keman denes, udra hacoogous Tany enory uneveras remains decores y bails не разерания обыкновения Sankan busseyb of muston resp-- uagners read of nourse, be mureauto attherenie orbane, name beelder, reefrede deek meeste parteunderice, haero goaefoubanto ment Whavenin unperbebat ch legsokonorumenient un per announcies Hamer Aberokoupelove ex odukusela Lokopurousiu aufa, Allungiu Prourt. 27 DEwack 1834. Toda.

A. D. Faramet cher franciscomby character Elo
Theboras generally Shrumping
Mahway, redr undernt yladoMahway, redr undernt yladomin rome rabingenins Deal
competers be them be firanconfiguraries be they be firan-

30. Denasyn 2834.



Симеоновскій мостъ въ Петербургѣ въ началѣ прошлаго столѣтія. (Съ лигографія того времена).

т. п —19

145

«Если бы Провидѣніе не предохранило меня отъ подобнаго бѣдствія,—спокойно возразилъ государь,—если бы я имѣлъ несчастіе попасть въ руки моихъ враговъ, то надѣюсь, что въ Россіи вспомнятъ многознаменательныя слова сенату моего прапрадѣда: если случится сіе послѣднее, то вы не должны почитать меня своимъ царемъ и государемъ, и ничего не исполнять, что мною, хотя бы по собственноручному повелѣнію, отъ васъ было требуемо».

Это историческое припоминаніе, столь приличное въ настоящемъ случаѣ, произвело потрясающее впечатлѣніе на всѣхъ присутствующихъ <sup>215</sup>.

Рѣшено было, что 8-го (20-го) іюля послѣдуеть общее наступленіе отъ Енибазара къ Шумлѣ, чтобы рекогносцировать силы противника и занять позицію въ виду его укрѣпленнаго лагеря. Это движеніе привело къ Буландыкскому сраженію, результатомъ котораго было, что турки въ порядкѣ отступили въ свой укрѣпленный лагерь. Императоръ Николай во время дѣла распоряжался съ полнымъ спокойствіемъ, какъ будто дѣло шло о простомъ мирномъ маневрѣ. Очевидцы невольно припомнили Красное Село; сравненіе такъ и напрашивалось <sup>216</sup>. По окончаніи боя, государь объѣхалъ всѣ ряды войскъ, благодарилъ солдатъ и объявилъ, что проведетъ съ ними ночь на бивакѣ.

Занявъ послѣ дѣла 8-го (20-го) іюля высоты передъ Шумлою, русскія войска увидѣли передъ собою вершины минаретовъ города, который еще никогда не былъ занятъ непріятельскою арміей. Знаменитыя шумлинскія линіи тянулись передъ ними въ равнинѣ и поднимались по крутымъ высотамъ, кончаясь у отвѣсныхъ скалъ, замыкавшихъ долину. Нѣсколько выдвинутыхъ турецкихъ укрѣпленій были вооружены сильною артиллеріею, самый же городъ скрывался за плоскими холмами, и только на позади лежащихъ высотахъ виднѣлись зеленыя палатки турецкихъ войскъ.

Шумла почти совершенно не была занята турецкими войсками въ концѣ мая (началѣ іюня), но ко времени появленія передъ крѣпостью русской армін Гуссейнъ-паша сосредоточилъ здѣсь до 40.000 человѣкъ, которымъ мы могли противопоставить не болѣе 30.000 человѣкъ, въ составѣ 48 баталіоновъ и 36 эскадроновъ. Вотъ къ какой скромной цифрѣ была приведена дѣйствующая противъ Турціи армія, вычитая изъ нея отдѣльные отряды, направленные къ Варнѣ и къ Праводамъ.

При такихъ невыгодныхъ для насъ условіяхъ началась такъ называемая блокада Шумлы, которая безъ всякаго результата приковала къ себѣ главныя силы русской арміи, принудивъ въ слѣдующемъ году предпринять вторичную кампанію противъ Порты. Для осуществленія блокады остановились на рѣшеніи занять высоты, простирающіяся до Шумлы, и построить здѣсь систему редутовъ, которые могли бы служить другъ

другу взаимною поддержкою. Въ ночь съ 8-го (20-го) на 9-е (21-е) іюля приступили къ устройству укрѣпленій, которыя лично назначены были государемь на планъ. Императоръ Николайсамъ сдѣлалъ первый ударъ кпркою для рва перваго редута, названнаго «редутомъ Рудзевича». На третій день блокады перенесены были на позицію противъ Шумлы объ главныя квартиры.

Вслѣдъ за этимъ первымъ укрѣпленіемъ явилась постепенно цѣлая система редутовъ, числомъ до 27-ми, возведенныхъ въ виду противостоявшихъ имъ непріятельскихъ верковъ. Всѣ эти редуты построены были въ такомъ разстояніи отъ турецкаго лагеря, что подвергались огню крѣпостной артиллеріи, но съ своей стороны, конечно, не могли бороться съ нею усиѣшно изъ полевыхъ орудій. Предположено было постепенно придвигать редуты къ высотамъ, и затѣмъ слѣдовало уже, по мнѣнію нѣкоторыхъ, начать противъ нихъ дѣйствовать. Но турки воспрепятствовали исполненію подобнаго предположенія тѣмъ, что сами начали выдвигать отдѣльныя укрѣпленія, въ виду ближайшихъ къ нимъ редутовъ. Сильный артиллерійскій огонь, которымъ хотѣли противодѣйствовать заложенію непріятельскихъ укрѣпленій, не привелъ къ желаемой цѣли. Но этимъ не исчерпывались еще всѣ затрудненія, встрѣченныя русскою арміею въ дѣйствіяхъ своихъ противъ Шумлы.

Для того, чтобы задуманную въ главной квартирѣ блокаду сдѣлать дѣйствительною, предстояло еще отдѣлить отъ главныхъ силъ большое число самостоятельныхъ отрядовъ, которые не могли быть слабыми, такъ какъ непріятель, благодаря закрытой и пересѣченной мѣстности, могъ скрытно подойти и неожиданно напасть на нихъ въ значительно превосходныхъ силахъ, нисколько не ослабляя себя съ фронта въ своемъ укрѣпленномъ лагерѣ. Между тѣмъ съ нашей стороны, по отдѣленіп всѣхъ этихъ отрядовъ, необходимо было оставаться еще настолько сильными въ открытомъ полѣ, чтобы противостоять возможному наступленію турокъ. Но, такъ какъ наши облегающія войска были вообще слабѣе непріятеля, котораго предстояло блокировать въ Шумлѣ, то они подвергались опасности быть разбитыми по частямъ.

Но предположивъ, что намъ удалось бы въ самомъ дѣлѣ голодомъ принудить турецкій гарнизонъ къ отступленію, которому отнюдь нельзя было бы воспрепятствовать, благодаря множеству выходовъ изъ этой горной крѣпости и дорогъ, разсѣянныхъ на протяженіи нѣсколькихъ миль,—то обладаніе Шумлою нисколько не поправило бы нашихъ дѣлъ. Дѣйствительно эта крѣпость, обращенная фронтомъ къ сѣверу, требуетъ для своей защиты присутствія сильной арміи, которой графъ Витгенштейнъ не имѣлъ въ своемъ распоряженіи; затѣмъ обладаніе Шумлою вовсе не открывало прохода черезъ Балканы, продовольствіе арміи не было здѣсь нисколько обезпечено, и въ заключеніе все-таки пришлось бы приступить къ покоренію Варны.

Вскоръ стало очевиднымъ, что въ виду пассивнаго образа обороны, усвоеннаго себъ турками, нельзя разсчитывать и въ будущемъ на какой либо усиъхъ подъ Шумлою. Поэтому вслъдствіе полной невозможности ръпшть неходъ кампаніи сраженіемъ въ открытомъ полѣ пришлось, въ силу всебъ димести, подумать о Варшъ, взятіе которой представляло отнышъ единственный способъ приличнымъ образомъ закончить походъ 1828 года.

Здѣсь не мѣсто входить въ подробности нашихъ операцій подъ Шумлою; отмѣтимъ только нѣкоторыя черты, относящіяся къ пребыванію и дѣятельности императора Николая въ блокадномъ лагерѣ.

Два раза въ день государь, сопровождаемый великимъ княземъ Миханломъ Павловичемъ и свитою, объёзжалъ лагерь во всёхъ направленияхъ, посёщалъ аванносты, осматривалъ укрепления, входилъ въ палатки и разсиранивалъ офицеровъ и солдатъ. Всякій же разъ, какъ изъ ПІумлы открывали огонь, онъ при первомъ пушечномъ выстрёлё лично являлся на мёсто дёйствій, чтобы судить о положеніи дёлъ. Нерёдко государь самъ руководилъ дёйствіемъ артиллеристовъ и вопреки убёжденіямъ окружавшихъ его лицъ наблюдалъ за непріятельскимъ огнемъ, подвергаясь нерёдко явной опасности. Турки дёлали частыя вылазки, съ цёлью препятствовать нашимъ работамъ, но почти каждый разъ были отражаемы съ урономъ; тёмъ не менёе всякое подобное дёло увеличивало лишь среди нашихъ войскъ число раненыхъ безъ достиженія существенной пользы. Послё боя государь лично награждалъ многихъ нижнихъ чиновъ, прикрёпляя къ груди отличившагося крестъ и поощряя его къ совершенію новыхъ подвиговъ 217.

Пока русская армія безцільно расходовала свои силы подъ Шумлою, діла подъ Варною оставались въ самомъ неудовлетворительномъ положеніи. Наконець, къ слабому отряду генерала Ушакова начали подходить привезенные моремъ изъ-подъ Ананы 13-й и 14-й Егерскіе полки, а вмісті съ тімъ явился передъ Варною адмиралъ Грейгъ съ черноморскимъ флотомъ. Князь Меншиковъ, прибывшій въ Каварну 13-го (25-го) іюля, вызванъ былъ государемъ въ главную квартиру и получиль здісь повелініе принять начальство надъ отрядомъ, предназначеннымъ для тімствій противъ Варны. Сверхъ сего, императоръ Николай приняль тогла висзапное рішеніе оставить блокадныя войска и пойхать къ Варні для распоряженій относительно осады этой крішести, а загібиъ совершить кратковременную пойздку въ Одессу моремъ.

Повидимому, императоръ Николай сознавалъ уже въ это время ошибочность возданий, проводимыхъ графомъ Дибичемъ. Дъйствительно, объясняя въ инсьмѣ къ цесаревичу побудительныя причины своего отъѣзда изъ-подъ Шумлы, государь называлъ уже Варну ключемъ кампаніи, присовокупляя, что море и прибрежье составляютъ нашу настоящую операціонную базу <sup>218</sup>.

# императоръ николай первый



Петербургскіе типы въ началѣ прошлаго столѣтія. Дворникъ и почталіонъ.

(Съ рисунка съ натуры Щедровскаго, Изъ собранія И. И. Ваулина).

Генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ по поводу рѣшенія, принятаго императоромъ Николаемъ, пишетъ:

«Графъ Дибичъ, никогда ни въ чемъ не сомнѣвавшійся и зашедшій слишкомъ далеко, продолжаль предсказывать скорое паденіе Шумлы. Всѣ прочіе генералы пачинали въ томъ сомнѣваться, и каждый потерянный день все болѣе и болѣе подтверждалъ ихъ печальныя предви-

дѣнія. Государь, одаренный при всемь кипучемь своемъ жарѣ вѣрнымъ сужденіемъ и взглядомъ, вскорѣ самъ убѣдился въ безполезности нашихъ усилій и въ двусмысленности угрожающаго намъ положенія. Онъ призналъ ниже своего достоинства напрасно тратить время передъ неприступною позицією, тѣмъ болѣе, что высшіе интересы требовали присутствія его на другихъ пунктахъ.

«Государь, еще не видавшій черноморскаго флота, захотѣль взглянуть на него и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сдѣлать первыя распоряженія къ осадѣ Варны, потомъ отправиться моремъ въ Одессу, съ цѣлью осмотрѣть резервные баталіоны, формировавшіеся тамъ для укомилектованія дѣйствующей арміи, и, наконецъ, посвятить нѣсколько дней дѣламъ государственнаго управленія».

Такимъ образомъ, переломъ, совершившійся во взглядахъ императора Николая Павловича, обезпечилъ до нѣкоторой степени приличный исходъ кампаніи, исправивъ, насколько это было возможно, шумлинскія увлеченія графа Дпбича.

Передъ своимъ отъездомъ государь назначилъ генералъ-адъютанта Воинова командующимъ всею кавалеріей действующей арміи, а принца Евгенія Виртембергскаго командиромъ 7-го корпуса. Графъ Дибичъ долженъ былъ остаться въ Шумлё и руководить попрежнему графа Витгенштейна.

При выёздё изъ шумлинскаго лагеря, императора Николая сопровождали только великій князь Михаилъ Павловичь, генералъ-адъютанты Васильчиковъ и Бенкендорфъ, графъ Нессельроде, графъ Матусевичъ, графъ Станиславъ Потоцкій, генералъ Адлербергъ и нёсколько другихъ лицъ. Дорога въ Варну была далеко не безопасна, пролегая по сильно пересёченной мёстности, наполненной турецкими шайками, сильно затруднявшими сообщенія въ тылу арміи своими безпрерывными нападеніями на наши транспорты; тёмъ не менёе, Бенкендорфу лишь съ большимъ трудомъ удалось уговорить государя приказать слёдовать при себё для конвоя Сёверскому конно-егерскому полку, тремъ сотнямъ Атаманскаго полка, двумъ баталіонамъ 19-го Егерскаго полка и Донской батареё.

Еще 12-го (24-го) іюля графъ Дибичъ сообщиль адмиралу Грейгу слѣдующія извѣстія о предстоявшемъ переѣздѣ государя изъ шумлинскаго лагеря къ Варнѣ:

«По прибытіи ввѣреннаго вамъ флота къ крѣпости Варнѣ, его величество намѣренъ прибыть туда для обозрѣнія крѣпости и окружнаго мѣстоположенія, а равно для осмотра флота, вслѣдствіе чего и предоставляетъ вамъ избрать удобное и безопасное мѣсто, гдѣ бы его величество могъ сѣсть на катеръ для пріѣзда на адмиральскій корабль. Сверхъ того, государь императоръ, полагая, что ходъ военныхъ дѣй-

ствій, можеть быть, дозволить его величеству отбыть на время въ г. Одессу, желаеть, чтобы ваше высокопревосходительство на сей случай приготовили для сего плаванія одинь фрегать или другое удобное судно и пароходь, также сдёлали бы всё нужныя распоряженія для нагруженія на сіи суда двухъ колясокъ и другихъ багажей и вещей какъ его величества, такъ и прочихъ лицъ, имѣющихъ сопровождать высочайшую его особу».

16-го (28-го) іюля, адмираль Грейгь отв'ячаль съ корабля «Парижь», при м'встечкі Каварні:

«Въ настоящее время нѣтъ другого удобнѣйшаго мѣста для прибытія на флотъ государя императора, какъ Каварна; когда же назначенное для осады Варны войско подойдетъ къ сей крѣпости и расположится такимъ образомъ, что однимъ изъ фланговъ будетъ примыкать къ берегу моря, тогда не благоугодно ли будетъ его императорскому величеству въ семъ мѣстѣ сѣсть на флотъ, со стороны котораго и будетъ устроена тамъ надежная пристань. Заливъ Саганлыкъ кажется мнѣ удобнѣйшимъ пунктомъ для таковой пристани».

Вотъ при какой неопредѣленной, къ тому же и не безопасной, обстановкѣ предстояло императору Николаю совершить переѣздъ къ крѣпости Варнѣ.

#### Ш.

21-го іюля (2-го августа), около девяти часовъ утра, императоръ Николай оставилъ шумлинскій лагерь въ сопровожденіи назначеннаго для сего конвоя, направляясь по той самой дорогѣ, по которой слѣдоваль съ войсками двѣ недѣли тому назадъ. По распоряженію генералъадъютанта Бенкендорфа, оба баталіона пѣхоты выступили еще наканунѣ, съ приказаніемъ остановиться на половинѣ дороги, между Шумлою и Козлуджи, для наблюденія за этою наиболѣе опасною частью мѣстности, равно какъ для того, чтобы не слишкомъ ихъ утомить переходомъ заразъ слишкомъ въ 35 верстъ. Прибывъ благополучно въ Енибазаръ, государь, не останавливаясь, продолжалъ путь, желая скорѣе достигнуть конечной цѣли переѣзда.

Императоръ, казалось, не подозрѣвалъ опасностей, ему грозившихъ, и даже настолько увѣренъ былъ въ своей безопасности, что лично приказалъ Конно-Егерскому полку и конной батареѣ воротиться въ лагерь подъ Шумлу. «Зачѣмъ напрасно утомлять людей?— сказалъ Николай Павловичъ генералъ-адъютанту Бенкендорфу:— они будутъ полезнѣе въ лагерѣ, нежели здѣсь. На насъ не нападутъ, а въ случаѣ надобности мы сумѣемъ отбиться».

Къ счастію, приказаніе, данное государемъ, не успѣли привести еще въ исполненіе, какъ вдругъ прискакалъ казакъ съ извѣстіемъ, что дорога преграждена отрядомъ турецкой кавалеріи. Бенкендорфу повельно было немедленно воротить конныхъ егерей, которые по приказанію государя уже остались въ тылу; отрядъ построился въ боевой порядокъ, и турки, увидѣвъ нашу готовность къ бою, отступили къ окрестнымъ горамъ и скрылись въ лѣсу. Послѣ случившейся тревоги уже не помышляли болѣе объ отсылкѣ въ Шумлу артиллеріи и конныхъ егерей; императоръ наконецъ убѣдился, что путешествіе его сопряжено было съ дѣйствительною опасностью. «Я придерживаль при себѣ весь конвой», написаль императоръ Николай графу Дибичу <sup>219</sup>. Государь продолжаль затѣмъ безпрепятственно путь до Туркъ-Арнаутлара, гдѣ стояла биваками высланная впередъ пѣхота; отобѣдавъ и отдохнувъ здѣсь, Николай Павловичъ двинулся далѣе на Козлуджу.

Дорога шла по мѣстности, перерѣзанной горами, лѣсами, и представляла собою непривлекательный видъ, внушая справедливыя опасенія насчеть благополучнаго исхода дальнѣйшаго переѣзда въ Варну; она была покрыта гніющими трупами животныхъ, заражавшими воздухъ, потому что волы и обозныя лошади издыхали отъ жажды и изнуренія на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ были покидаемы своими погонщиками. Коегдѣ попадались обломки экипажей и остатки обозовъ, разграбленныхъ или сожженныхъ непріятелемъ.

«Отвѣтственность въ безопасности государя лежала преимущественно на мнѣ, въ качествѣ командующаго главной его квартирой, — пишетъ Бенкендорфъ. — Меня невольно обнималъ ужасъ при мысли о слабости защиты, окружавшей владыку могущественной Россіи; вся наша сила состояла изъ 700 человѣкъ пѣхоты и 600 конницы, и съ этою горстью людей мы шли по пересѣченному горами и рѣчками краю, гдѣ предпріимчивый непріятель, имѣвшій еще на своей сторонѣ и ревностную помощь жителей, могъ напасть на насъ и одолѣть, благодаря численному перевѣсу. Я взялъ всѣ возможныя въ нашемъ положеніи мѣры предосторожности, но сердце мое сильно билось».

Вечеромъ, довольно поздно, государь прибылъ въ Козлуджу; отрядъ расположился лагеремъ близъ плохого редута, которымъ прикрывался находившійся тамъ казачій этапъ. Едва успѣли составить ружья въ козлы, какъ въ долинѣ послышались крики и ружейные выстрѣлы. Казакъ явился просить помощи для обоза съ провіантомъ, на который напали турки позади нашей позиціи. Государь тотчасъ выслалъ пѣхоту на помощь, но, когда люди подоспѣли къ мѣсту боя, турки успѣли уже скрыться, убивъ нѣсколько погонщиковъ и уведя съ собою воловъ. Императоръ провель ночь въ солдатской палаткѣ.

Въ тотъ же вечеръ прибылъ курьеръ съ донесеніями отъ князя Меншикова, извѣщавшаго государя, что онъ вступилъ въ командованіе отрядомъ генерала Ушакова, расположеннаго близъ Варны, и тотчасъ

Olarodapio, Maderinamini Duumpii'
mabhaburt, Zacrygoeekse leauce yracfie.
brepableberey vrent nhago nyagasiho.
Cyedemba wan odreaka po no worku;
elerwirire doharuh, Merek R. est: kuk:
ybragahir, remo Leugelapt nyukasahi
Byptely cerutrire se nooreefu ykarbanai' Zehihri, komogypa unganhto.
- resteuso, remobahu ordem cie
miirmso unomahy coodugus.



#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Петеобургскіе типы въ началѣ прошлаго стольтія. Мастеровые.

(Съ рисунка съ натуры Щедровскаго. Изъ собранія И. И. Ваулина).

по прибытіи послаль одинь баталіонь, для открытія сообщенія съ Каварною и высадившеюся здёсь егерскою бригадой, прибывшей изъподъ Анапы съ черноморскимъ флотомъ. Въ письмі къ государю князь Меншиковъ предупреждаль, что для обезпеченія его перейзда необходимъ сильный конвой, такъ какъ містность переполнена разбойниками; по мніню князя, слідовало очистить окрестности Козлуджи <sup>220</sup>.

Ночь прошла безъ всякой тревоги. 22-е іюля государь провель въ лагерф, расположенномъ при Козлуджф; рфшено было ожидать дальнфйшія пзвфстія изъ отряда князя Меншикова. Императоръ Николай отпраздноваль въ Козлуджф день тезоименитства императрицы Марін Өеодоровны. За неимфніемъ священника нельзя было даже отслужить молебенъ; все празднество ограничилось тфмъ, что государь произвель смотръ войскамъ своего конвоя и казакамъ, составлявшимъ гарнизонъ Козлуджи, одарилъ ихъ деньгами, приказалъ раздать чарку вина и за скромной трапезой провозгласилъ здоровье императрицы-матери.

«Тутъ, подъ солдатскими палатками, — пишетъ Бенкендорфъ, — мы провели 22-е іюля, столько лѣтъ ознаменованное блестящимъ петергофскимъ праздникомъ. Этотъ контрастъ крайне поразилъ и государя, и всѣхъ насъ, и навѣялъ на наше общество невыразимую грусть».

Императоръ объявиль, что завтра, 23-го іюля, онъ намѣренъ во всякомъ случав продолжать движеніе къ Варнѣ. Въ виду подобнаго рѣшенія Бенкендорфъ еще до разсвѣта отрядилъ двѣ егерскія роты для занятія дороги, по которой предстояло слѣдовать государю. Едва замерцала утренняя заря, Николай Павловичъ сѣлъ на коня и хотѣлъ ѣхать во главѣ находившихся при немъ войскъ, но, уступая убѣдительнымъ просьбамъ всей его свиты, согласился занять мѣсто между авангардомъ и пѣхотою прикрытія. Къ счастію, государь былъ въ шинели, скрывавшей генеральскій мундиръ, и потому не отличался отъ лицъ свиты, спѣшившихъ сплотиться вокругъ него. При выходѣ изъ Козлуджинской долины путь пролегалъ черезъ густой лѣсъ, въ которомъ каждая трущоба могла служить засадою для непріятеля. Лѣсъ профхали благополучно, но едва конные егеря, замыкавшіе шествіе, вышли изъ него, какъ изъ опушки лѣса раздался выстрѣлъ, ранившій одного изъ егерей; виновника выстрѣла не удалось найти.

Во время дальнъйшаго движенія не произошло болѣе никакихъ приключеній, и послѣ нѣсколькихъ часовъ ѣзды достигли наконецъ открытой возвышенности, съ которой виднѣлся вдали Варнскій заливъ, городъ и русскій флотъ. «Видъ этотъ былъ столько же великольпенъ, сколько для насъ радостенъ»,—замѣчаетъ Бенкендорфъ. До отряда князя Меншикова оставалось еще полъ-дня ѣзды; зной становился невыносимымъ; люди и лошади были до крайности утомлены. Поэтому остановились у небольшого редута, занятаго казачьимъ постомъ. Ночью получили извѣстіе, что князь Меншиковъ 22-го іюля сбилъ турокъ съ позиціи, занятой ими на высотахъ къ сѣверу-востоку отъ Варны.

Въ пятомъ часу утра государь двинулся въ путь и къ девяти часамъ 24-го іюля (5-го августа) прибылъ на высоты, господствовавшія надъ Варною и занятыя отрядомъ князя Меншикова. У ногъ этой позиціп разстилался городъ, окруженный укрѣпленіями; можно было раз-

смотрѣть башни, валы, бастіоны, равно какъ орудія и ружья, сверкавшія на солнцѣ; минареты мечетей, закрытые дома и казавшіяся опустѣлыми улицы, по которымъ двигались одни солдаты. Повсюду замѣчались слѣды правильной, безмолвной дѣятельности, соотвѣтствовавшей осадному положенію города.

При въйзди въ лагерь императоръ Николай былъ встриченъ княземъ Меншиковымъ. Осмотревъ съ позиціи въ зрительную трубу Варну, государь объёхаль всё войска отряда, благодариль 13-й и 14-й егерскіе полки за славные ихъ подвиги подъ Анапою и обсудиль съ княземъ Меншиковымъ планъ предстоявшей осады Варны 221. Затъмъ, позавтракавъ у начальствующаго осадой, императоръ Николай направился къ мѣсту, избранному для переѣзда на корабль. Пристань была устроена у греческаго монастыря св. Константина, въ девяти верстахъ отъ кръпости, въ заливъ Саганлыкъ. Дорога къ берегу шла по крутымъ и поросшимъ лесомъ скатамъ; въ маленькой бухте путешественнковъ поджидала шлюпка съ матросами гвардейскаго экппажа. Выёхавъ изъ бухты, государь пересёль на пароходъ «Метеоръ», который подвезь его къ флоту, стоявшему на варнскомъ рейдъ. На кораблъ «Парижъ» адмираль Грейгъ встрётиль монарха съ рапортомъ; съ палубы корабля открывался видъ на всю криность, можно было даже пересчитать амбразуры въ ея ствнахъ. Черноморскій флотъ, состоявшій изъ восьми линейныхъ кораблей, пяти фрегатовъ и семи меньшаго разм'тра судовъ (не считая транспортныхъ судовъ), величественно рисовался въ виду минаретовъ и пушекъ грозной, какъ ее величаетъ Бенкендорфъ, Варны. Осмотрѣвъ корабль и отобѣдавъ у адмирала, императоръ Николай переъхаль на фрегатъ «Флора», который въ семь часовъ снялся съ якоря для следованія въ Одессу. Когда поднять быль на фрегате императорскій штандарть, произведень быль салють со всёхь судовь, стоявшихь на рейдъ. Погода была безподобная; умъренный попутный вътеръ предвъщалъ спокойное и благопріятное плаваніе. По свидътельству Бенкендорфа, перевздъ совершенно походилъ на увеселительную прогулку 222.

Императоръ Николай оставилъ въ распоряжение князя Меншикова конвой, съ которымъ прибылъ къ Варнѣ изъ Шумлинскаго лагеря; въ виду того, что князь Меншиковъ имѣлъ въ своемъ распоряжении только съ небольшимъ 4.000 штыковъ, и это незначительное подкрѣпление представляло для осаждающаго существенную поддержку.

Неожиданный отъёздъ императора Николая изъ лагеря подъ Шумлою далъ англійской, французской и нёмецкой печати желанный поводъ къ распространенію самыхъ лживыхъ и фантастическихъ догадокъ. Не было предёла разнымъ нелёпостямъ, усердно измышляемымъ въ то время составителями газетныхъ статей. По всей Европё разнесся слухъ, будто императоръ Николай, самъ осажденный въ своемъ лагерё голодомъ и чумою, не хотёлъ снять внезапно осаду Шумлы, но передъ отъёздомъ приказалъ отвести къ берегамъ Прута остатки арміи, почти истребленной непріятельскимъ мечомъ и лишеніями, связанными съ продолжительнымъ походомъ. Вмёстё съ тёмъ указывали на то, что только новая кампанія можетъ рёшить участь борьбы, завязавшейся между Россіею и Портою, и утверждали, что при посредничествё Австріи и Англіи заключено уже перемиріе между обёнми воюющими имперіями.

Теперь вполнѣ обрисовалось то пагубное вліяніе, которое оказало направленіе, данное главнымъ силамъ русской арміи при движеніи ихъ къ Шумлѣ, въ ущербъ своевременному занятію Варны. Ошибочный планъ привелъ къ тому, что рѣшеніе дѣлъ на Балканскомъ полуостровѣ затянулось на неопредѣленное время, а недоброжелателямъ Россіи представилось обширное поле для затѣянныхъ ими интригъ и дипломатическихъ козней. Во всякомъ случаѣ, благодаря безполезной тратѣ людей и времени подъ Шумлою, въ соединеніи съ недостаточными силами, двинутыми черезъ Прутъ, утрачивалась всякая возможность помышлять о перенесеніи въ 1828 году войны за Балканы. Неизбѣжность новой кампаніи въ слѣдующемъ году становилась очевидною даже для лицъ, не посвященныхъ въ тайны военнаго искусства; она являлась единственнымъ средствомъ, чтобы рѣшить нашу распрю съ блистательной Портою сообразно съ достоинствомъ Россіи.

Въ письмѣ къ цесаревичу Константину Павловичу императоръ Николай замѣтилъ:

«Все, что касается этой кампаніи, представляется миѣ неяснымъ, и я рѣшительно не могу высказать что либо опредѣленное относительно нашего будущаго... я надѣюсь, что милостивый Господь поможетъ намъ выпутаться изъ нея, какъ онъ помогалъ намъ въ несравненно болѣе трудныхъ обстоятельствахъ» <sup>223</sup>.

# IV.

27-то іюля (8-го августа) князь Волконскій изъ оконъ хутора Рено, занимаемаго императрицею Александрою Өеодоровною близъ Одессы, услышаль салють фрегата, бросившаго якорь противъ этой дачи. Смотря въ подзорную трубу, князь узналъ на палубѣ государя. Вскорѣ къ бебегу причалиль катеръ, въ которомъ находился Николай Павловичъ; навстрѣчу ему выбѣжали императрица и великая княжна Марія Николаевна <sup>224</sup>.

«Государь съ обычною своею дѣятельностію, — пишетъ генералъадъютантъ Бенкендорфъ, — умѣлъ употребить въ пользу и пребываніе свое въ Одессѣ; онъ осмотрѣлъ резервные баталіоны и городскія заведенія и въ то же время занимался государственными дѣлами. Потомъ, желая взгля-

# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

нуть на морскія учрежденія въ Николаевѣ, онъ отправился туда виѣстѣ съ императрицею на корветѣ, который былъ буксируемъ пароходомъ. Въ минуту отплытія (13-го августа) пріѣхалъ курьеръ съ извѣстіемъ, что князь Меншиковъ опасно раненъ ядромъ, пролетѣвшимъ между его ногъ <sup>225</sup>. Надо было тотчасъ озаботиться его замѣщеніемъ. Государь велѣлъ мнѣ предложить начальство надъ варискимъ отрядомъ графу Миханлу Семеновичу Воронцову и пріѣхать съ отвѣтомъ въ Николаевъ, куда я могъ поспѣть сухимъ путемъ въ одно время съ прибы-



Посъщение императорскимъ семействомъ тоней противъ Каменнаго острова въ Петербургъ.

(Съ гравюры, сдъланной по рисунку Бегрова).

тіемъ его туда моремъ. Воронцовъ съ радостію приняль сдѣланное ему предложеніе и не далѣе какъ на другой день уже плылъ къ новому своему посту. Я поспѣшилъ съ вѣстью о томъ въ Николаевъ» <sup>226</sup>.

Государь вы халъ обратно изъ Николаева 15-го августа и прибылъ въ Одессу, послѣ сильной качки, къ утру 17-го августа.

Пока императоръ Николай находился въ Одессѣ, онъ получилъ крайне неблагопріятныя извѣстія о ходѣ нашихъ дѣлъ подъ Шумлою.

Хотя послѣ отъѣзда государя изъ-подъ Шумлы въ главной квартирѣ должны были наконецъ признать критическое положеніе, въ которомъ находилась армія, благодаря избранному плану дѣйствія, но случилось обратное: поставивъ себя разъ въ ложное положеніе, направивъ главныя силы къ Шумлѣ, стали предаваться надеждѣ достигнуть луч-

шаго результата дальнѣйшимъ еще развитіемъ принятой разъ ошибочной системы. Разсчитывали на правственное превосходство собственныхъ войскъ и на неспособность непріятельскихъ полководцевъ. Послѣднее соображеніе дѣйствительно не было лишено основанія, но только до изъвѣстнаго предѣла. Безспорно, что Гуссейнъ-паша бездѣйствовалъ, но зато, пользуясь выгодами своего положенія, онъ спокойно смотрѣлъ съ сво-пхъ тѣнистыхъ, лѣсистыхъ высотъ, какъ русскіе среди безводной, безлѣсной равнины, подъ палящимъ зноемъ солнца, старались цѣною невѣроятныхъ усплій и лишеній уничтожить у турокъ источники ихъ изобилія и безопасности. Съ 17-го (29-го) августа мы осуждены были быть пассивными зрителями торжества нашего противника; видно было, какъ длинные ряды верблюдовъ, навьюченныхъ продовольственными припасами, входили въ Шумлу по освободившейся дорогѣ, черезъ Эски-Стамбулъ и Кіостешъ.

Графъ Дибичъ заболѣлъ, а состояніе духа фельдмаршала также не вселяло къ себѣ довѣрія. Киселевъ писалъ 2-го (14-го) августа князю Меншикову: «Le vieux est affaissé par l'âge, la chaleur et les conseils de toutes nos vieilles ganaches». За всѣхъ бодрствовалъ генералъ-адъютантъ Киселевъ; онъ сочинилъ 25-го іюля (6-го августа) записку объ измѣненіи образа дѣйствій противъ Шумлы.

Мивніе его существенно заключалось въ томъ, что для возможно полнаго ствененія Шумлы следуетъ занять долину Буюкъ-Камчика и стать твердою ногой на главномъ сообщеніи турокъ съ Константино-полемъ черезъ Эски-Стамбулъ. Киселевъ полагаль, что постояннымъ наблюденіемъ и изысканіемъ удобопроходимыхъ дорогъ на высоты въ тылъ Шумлы представится наконецъ возможность утвердиться на хребтѣ горъ и тёмъ еще болѣе стѣснить укрѣпленный турецкій лагерь, «а, можетъ быть, съ помощью Божіею и занять оный» 227. Главнокомандующій рѣшился выполнить этотъ планъ, насколько позволяли ограниченныя средства, находившіяся въ его распоряженіи. Донося государю о своихъ распоряженіяхъ 29-го іюля (9-го августа), графъ Витгенштейнъ присовокупиль, что «мѣра сія, вынужденная обстоятельствами и желаніемъ дать хотя нѣкоторой части арміи наступательное дѣйствіе, не завѣряетъ однакожъ въ успѣхѣ главной цѣли, которая можетъ быть достигнута только усиленіемъ войскъ подъ Шумлою».

Обезпокоенный наступательными намфреніями русскихъ войскъ и неприбытіемъ транспортовъ, Гуссейнъ-паша наконецъ встрепенулся и рфшился положить предфлъ осуществленію нашихъ намфреній; онъ атаковаль 14-го (26-го) августа оба фланга нашего расположенія, что привело къ бою при Стражф-Марашф, едва не сопровождавшемуся гибелью отрядовъ принца Евгенія Виртембергскаго. Казалось, что турки поняли наконецъ затруднительность положенія русской армій, но затфмъ Гус-

сейнъ-паша впалъ въ прежиее бездъйствіе, опасаясь, повидимому, что малъйшее неосторожное движеніе сорветъ лавры съ его чела, которыми увънчали полководца собственное бездъйствіе и счастіе. Что же касается графа Витгенштейна, то ему оставалось только обратиться къ спасительной мъръ — постепенно очищать позиціи, занятыя имъ въ тылу турокъ, и бросать одно укръпленіе за другимъ, сосредоточиваясь передъфронтомъ непріятельскаго лагеря.

По мѣрѣ ухудшенія положенія дѣлъ подъ Шумлою, становилось все важнѣе рѣшеніе относительно направленія, которое дано будетъ приближавшейся къ Дунаю гвардіи. Повидимому, императоръ Николай не сразу пришель къ рѣшенію двинуть гвардію къ Варнѣ. Шумла продолжала попрежнему привлекать вниманіе его; не разъ являлась мысль двинуть гвардію къ этому роковому пункту, «pour ne pas laisser une verrue pareille à notre dos», какъ выражался государь въ письмѣ къ цесаревичу Константину Павловичу <sup>228</sup>.

Извъстіе о дълахъ 14-го августа подъ Шумлою ръшило вопросъ о будущемъ назначеніи гвардіи; донесеніе застало еще государя въ Одессъ и вызвало съ его стороны противъ фельдмаршала сильнъйшій гнъвъ, который выразился полностію въ письмъ къ графу Дибичу отъ 21-го августа (2-го сентября):

«Ивеличъ только что прибылъ, — пишетъ императоръ Николай, — и я не знаю, что сказать вамъ, любезный другъ, именно больше ли я возмущаюсь или опечалень твиь, что у вась произошло. Мнв кажется, что со времени моего отъбзда и вашей болбзии все засиуло и идетъ наперекоръ здравому смыслу. Дъло 14-го, не знаю, какъ и назвать, и вы можете сказать отъ меня фельдмаршалу, что я не понимаю, какимъ образомъ онъ, командуя русскою арміей, допустиль турокъ у себя подъ носомъ занимать русскій редуть цілые 12 часовь. Потеря орудій еще болве похвальна; вотъ уже восемь въ рукахъ турокъ, и что же сдвлано съ того времени, какъ стоятъ подъ Шумлою? Такъ ли должно исполнять мои положительныя приказанія? Узнавъ изъ вашего последняго донесенія, что турки разрушили деревню Стражу, я тотчась сталь опасаться, что они намфрены построить тамъ новую батарею, или редутъ, либо атаковать насъ въ этомъ пунктъ; какимъ образомъ никто у васъ не догадался о томъ? Очищеніе Эски-Стамбула также прекрасное діло! Ну, что же дълаетъ вся собранная у васъ несмътная артиллерія: развів она существуєть для того, чтобы переморить съ голода лошадей, не сдёлавъ ни одного выстрёла? Наконецъ, что же думаетъ фельдмаршалъ, если онъ думаетъ! (Enfin qu'est ce que le maréchal pense donc, s'il pense)! Все это плачевно и скверно. Меня всего болъ озабочиваеть рапорть Абакумова; все можеть поправиться, но ежели намъ нечемъ кормить армію, то что же остается делать, какъ не удалиться какъ можно скорте: прекрасный результать после столькихъ пожертвованій!

«Уполномочиваю васъ исполнить предложенный вамъ планъ дъйствій. Приказываю, однако, чтобы фельдмаршаль остался съ своимъ штабомъ при корпусѣ, который расположенъ будетъ у Енибазара. Я обойдусь безъ него въ Варнѣ; вамъ слѣдуетъ присоединиться ко мнѣ съ остальною частію 3-го корпуса и 20-мъ Егерскимъ полкомъ, оставя конно-егерскую дивизію въ Козлудж'є, въ вид'є общаго резерва, для прикрытія нашихъ сообщеній, равно какъ для поддержанія фельдмаршала или же Мадатова, если бы его оттъснили, либо же насъ, если въ томъ окажется надобность. Я отправляюсь сегодня послів об'єда. Баталіоны, назначенные на укомплектованіе 3-го корпуса, должны уже подойти къ вамъ по маршруту, присланному ко мив Виттомъ . . . . я двину гвардію, чтобы она прибыла къ Варив 29-го. Постарайтесь эвакуировать больныхъ и раненыхъ на Варну или Каварну; надъюсь также, что вы подумали обезпечить артиллерію, которую вы отсылаете. Необходимо обезпечить также дорогу на Силистрію и во всякомъ случав предупредить Рота, чтобы онь быль осторожень . . . . Все это для меня крайне прискорбно, и, право, не знаю, какъ намъ удастся выйти изъ такого положенія. Сдёлайте гласнымъ, что я очень недоволенъ начальниками, и что ихъ однихъ виню во всемъ..... Я подписалъ манифестъ о наборъ четырехъ съ 500 . . . . . Вы пишете мнѣ, что вы приступите къ дѣйствію не прежде, какъ въ то время, когда я по прибытін въ Варну найду это нужнымъ; но я предпочитаю развязать вамъ руки, чтобы вы могли предупредить событія, и не оставить вась въ неизв'єстности о томъ, что вамъ сл'єдуетъ предпринимать. И такъ, если по прибытіи графа Воронцова онъ признаетъ, что, по присоединении гвардии, можно совершенно обложить крупость и надужться овладуть ею вскору, а вы не признаете опаснымъ стоять подъ Шумлою и будете имъть продовольствіе, то оставайтесь тамъ. Въ противномъ же случат, дтиствуйте по предложенному плану, но, ради Бога, спасайте больныхъ и раненыхъ, а также артиллерію. Если вы останетесь подъ Шумлою, то необходимо поднять духъ войска какимъ нибудь блистательнымъ подвигомъ. Не разъ предполагали овладѣть редутомъ близъ Мараша, нельзя ли будетъ предпринять это дѣло? Если вы отойдете отъ Шумлы, то, по всей вфроятности, васъ будутъ преследовать; можеть даже случиться, что сдёлають это неосторожно, и представится возможнымъ воспользоваться подобнымъ обстоятельствомъ. Какъ только мы будемъ находиться въ открытомъ полѣ, то, располагая многочисленною артиллеріею и прекрасною нашей піхотою, окажется возможнымъ разбить непріятеля. Подумайте о томъ хорошенько, и да поможеть вамъ Богъ» <sup>229</sup>.

По полученій графомъ Дибичемъ приведеннаго здѣсь письма, фельдмаршаль быль сильно огорчень, узнавъ, что онъ имѣлъ несчастіе навлечь Pire.

Trive du bonheur le plus inagréciable à mon cour - celui de combattre sous s'as yeur et de donner à s'otres Mujeste Impereuse de nouvelles preuses de dévouements sur le champ de batailles; qu'il me soit permis du moins, de porter à s'os pieds, s'elle, mes félicitations et mes soeurs ardents, à l'occasione du 25. Juins!

Je n'ai point profite jusqu'à comoment,

de la permission que stotre Mujeste à daigne
m'accorder de lui écrire, parceque st'état satis
faisant de la smarche des affaires et l'esperit

colmeant tranquile de l'etersbourg, nem ont prime
fournir de sujet assez intéressant, pour êtres

parti à la connoissance. Sout ce que je puis dire à ce sujet, c'est que tous et chacun en particulier, princtres du dentiment de leur desoir et de l'espret de Sotre Majeste, traspillent ance accord et confiance et redoublent de zele, poir continuer l'activité et l'energie, que Notre Majeste Imperiale a du imprimer à l'espre dition des affaires.

On est irredo jou ici, de l'heureup debut

de la campagne et du brillant passage du Danube;

les sentemens d'attachement à Votre bersonne,

les dentemens d'attachement à Votre bersonne,

Sire; et de l'honneur national se developpent.

de la manière la plus honorable; toutes les

penseis et tous les voeup Your accompagnent

et l'on se croit en droit de tout attendre des

eforieur travaux de Notre Majeste et de Sa

glorieur travaux de Notre Majeste et de Sa

brase elemée: Il n'y a que la contenance

des étangens qui contratte singulièrement avec las
joir générale; ils paroissent éfrayés it jaloup ets
du succès qui accompanne toutes les entreprises
d. Notre Mujeste et d. l'unanimité. des vous
et des pensees, qu'els voyent régner éci.

egrand sacrifice de mossie, je ferai tous cuqui sera humainement, possible, pour me rendr, digne de Notre confiance dans la pienible sphere d'activité où el Sous a plu de mes placer.

Je suis avec le plus profond respects

Sire.

2 Sotre Alajeste Ingricale

L'sujet le plus desoué

C:- A. Czernichet

~ 1826.



«24-го августа (5-го сентября), мы пріёхали въ Сатуново при такой же погоду, которая сопровождала нашъ возврать въ Одессу, и въ такую темноту, что перевздъ черезъ длинную плотину и мостъ надо было отложить до разсвета. Въ этихъ мёстахъ, оглашавшихся при первой нашей переправъ громомъ пушекъ и кликами двухъ сражавшихся армій, царствовало теперь глубочайшее безмолвіе. По ту сторону Дуная намъ пришлось довольно долго ждать лошадей. Дороги были совершенно испорчены; большой лась, которымъ должно было провзжать, славился разбойничьнить притономъ: насъ конвопровали всего четыре казака на дрянныхъ лошаденкахъ. Вывхавъ оттуда на открытое мёсто, мы встрётили множество болгарь, которые, спасаясь оть хищничества турокъ, блуждали по краю съ женами, детьми и всемъ своимъ имуществомъ. Подобно имъ, могли тутъ шататься и турецкія партін; самые эти болгары и особенно некрасовцы, воры по ремеслу, могли напасть на нашу коляску. Государь, незнакомый со страхомъ, спокойно въ ней спалъ, или велъ со мною живую беседу, какъ бы на переезде между Петербургомъ и Петергофомъ. Мит же было вовсе не до сна и не до разговоровъ 234. Въ Бабадаг тосударь подробно осмотр влъ находившійся тамъ небольшой госпиталь; почти всѣ врачи лежали больные; смертность уже причиняла такія опустошенія, отъ которыхъ отцовское его сердце обливалось кровью.

«Отсюдя на клячахъ и съ ничтожнымъ конвоемъ отправились въ Кюстенджи. На пути къ этой крвпости насъ застигла ночь. По скверной и почти непроложенной дорогв надо было волочиться чуть-чуть не шагомъ. Мѣстами огни просвѣчивали сквозь мракъ, но чьи — свои или непріятельскіе? Наконецъ, по правильному ихъ расположенію мы догадались, что тутъ стоятъ наши войска, и вскорѣ признали палатки и оклики нашихъ. Мы очутились среди лагеря гвардейской легкой кавалерійской дивизіп. Государя узнали по голосу, и въ минуту всѣ генераль, офицеры и солдаты высыпали къ палаткѣ дивизіоннаго командира генералъ-адъютанта Чичерина, у которой остановилась наша коляска. Восторгъ увидѣть такъ неожиданно государя былъ неописуемъ, и еще возросъ при извѣстіи, что онъ проѣхалъ почти одинъ около 200 верстъ по непріятельской землѣ. Необходимо было поѣсть и отдохиуть. Намъ подали хорошій супъ и постлали хорошія постели.

«Рано утромъ государь сдёлалъ смотръ полкамъ Драгунскому, Гусарскому и Уланскому, съ принадлежащими къ нимъ конными батареями. Конно-Егерскій, по усиленной моей просьбі, былъ посланъ къ Мангалін, для занятія эшелонами нашей дороги. Государь остался чрезвычайно доволенъ превосходнымъ сбереженіемъ всёхъ этихъ полковъ, и, дъйствительно, люди и лошади, казалось, только что выступили въ походъ. Поблагодаривъ всёхъ и взглянувъ на госпиталь и магазины въ Кюстенджи, государь поёхалъ далье.

«Въ Мангаліи, небольшомъ городкѣ на берегу моря, онъ навѣстиль больныхъ, которые, за недостаткомъ одного просторнаго помѣщенія, размѣщались въ пятидесяти домахъ. На обходъ ихъ, по смертельной духотѣ, потребовалось слишкомъ два часа. Для всѣхъ этихъ маленькихъ госинталей оставалось всего лишь два медика, и изъ нихъ уже одинъ лежалъ въ горячкѣ; всѣ прочіе пали жертвами утомленія и климата. Такой же недостатокъ былъ и во всей госинтальной прислугѣ, въ людяхъ на кухняхъ и пр. Государя сильно разстроило это печальное положеніе. Къ вечеру (25-го августа) мы пріѣхали въ Каварну, гдѣ находился главный царскій обозъ. Государь и тутъ пошелъ осматривать больныхъ, а я занялся отправленіемъ обоза къ Варнѣ, куда, за два дня передъ тѣмъ, выступила гвардія 235.

«Между тѣмъ и фрегатъ, везшій свиту изъ Одессы, прибылъ въ Каварну. Графъ Потоцкій сошелъ на берегъ для нужныхъ распоряженій, а вслѣдъ затѣмъ государь подъ вечеръ (26-го августа) сѣлъ въ шлюпку, которая при очень сильномъ вѣтрѣ привезла насъ на фрегатъ «Флора».

«На другое утро (27-го августа) фрегатъ бросилъ якорь посреди флота противъ Варны. Видъ на нее во многомъ измѣнился съ тѣхъ поръ, какъ мы стояли тутъ въ первый разъ. Греческія церкви и магометанскія мечети, возвышавшіяся надъ прочими строеніями, были дійствіемъ нашихъ бомбъ и ядеръ или разрушены или обезображены. Отрядъ, которымъ командовалъ прежде князь Меншиковъ, и который мы оставили на высотахъ, далеко внё пушечныхъ выстрёловъ, спустился внизъ и посредствомъ параллелей и траншей пододвинулся къ крѣпостнымъ стѣнамъ. Демонтиръ-батареи дѣйствовали, съ промежутками, день и ночь; каждый изъ линейныхъ кораблей выходилъ по очереди на поль-выстрёла отъ города и громиль его изъ своихъ орудій. Графъ Воронцовъ сталъ лагеремъ въ виноградникахъ и садахъ, которые давали все удобство прикрывать осадныя работы; часть экипажей съ судовъ была обращена въ прислугу на батареи; наконецъ гвардейская пѣхота занимала гребень горы. Все это вмѣстѣ представляло картину очень разнообразную и живую. Государь и часть его свиты помъстились на кораблѣ «Парижъ», а остальные въ палаткахъ возлѣ гвардейскаго лагеря, гдѣ расположился и обозъ.

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

«Государь сошель на берегь (въ день прибытія къ флоту 27-го августа) для свиданія съ княземъ Меншиковымъ, очень страдавшимъ отъ своей раны, а также для осмотра разныхъ лагерей и осадныхъ работъ и для посъщенія больныхъ и раненыхъ <sup>236</sup>. Число тъхъ и дру-



Императоръ Николай Павловичъ на охотъ. (Съ портрета, находящагося въ музеѣ П. И. Щукина въ Москвѣ).

гихъ возрастало ежедневно, и государь съ истинно отеческою заботливостію не пропускаль ни одного дня, чтобы ихъ не нав'єстить».

Императоръ Николай проводилъ ежедневно утро въ осадномъ лагерѣ, гдѣ велѣлъ раскинуть для себя палатку, и только къ закату солнца возвращался на «Парижъ». Нерѣдко, при сильномъ вѣтрѣ, спускъ на берегъ или входъ на корабль сопряжены были съ крайнею опасностью.

9-го (21-го) сентября, государь вызваль къ себѣ графа Дибича, повельвь, однако, фельдмаршалу оставаться попрежнему подъ Шумлою <sup>237</sup>.

Несмотря на постепениое успление средствъ атаки, турки съ необыкновеннымъ упорствомъ и свойственнымъ имъ искусствомъ отстаивали шагъ за шагомъ осажденную крѣпость. Наступила половина сен-

тября, а между тёмъ нельзя было еще предвидёть конца осады, тогда какъ взятіе Варны являлось необходимымъ заключительнымъ дёломъ оканчивающейся неудачной кампаніи 1828 года и залогомъ дальнёйшихъ успёховъ нашего оружія на Балканскомъ полуостровъ.

Всв усилія атакующаго, съ самаго открытія постепенной атаки, от бочно направлены были противъ перваго (приморскаго) бастіона Варны и не объщали ръшительнаго результата. Хотя къ 12-му (24-му) сентября открыты были уже въ кръпости двъ бреши, одна въ первомъ бастіонъ, а другая въ куртинъ, примыкавшей къ второму бастіону, но существованіе ихъ нисколько не подвигало насъ къ завътной цъли всъхъ стремленій. Правда, брешь въ приморскомъ бастіонъ была доступна для штурмующихъ колоннъ, но не подлежало сомнънію, что занятіе бастіона было бы сопряжено съ значительными потерями, а недавній примъръ Браилова былъ еще у всъхъ въ свъжей памяти. Что же касается бреши въ куртинъ возлѣ второго бастіона, то она независимо отъ своей неудобовсходимости еще прикрыта была находившейся во рву глубокой рытвиной, размъры которой невозможно было изслъдовать. Занятіе же бреши одного перваго бастіона, по мъстнымъ особенностямъ этой части кръпостныхъ верковъ, было бы недостаточно для овладѣнія Варною.

Въ такомъ незавидномъ положеніи находились осадныя работы, когда 12-го (24-го) сентября къ Варнѣ прибылъ командующій лейбъ-гвардіи сапернымъ баталіономъ полковникъ Шильдеръ, оставшійся по болѣзни въ Каварнѣ. Ознакомившись съ положеніемъ дѣлъ, Шильдеръ предложилъ новый планъ дѣйствій, имѣвшій цѣлью вѣроятное овладѣніе крѣпостью безъ штурма. 15-го (27-го) сентября, онъ имѣлъ счастіе лично представить свои соображенія императору Николаю, и государь повелѣлъ немедленно приступить къ выполненію вновь предположенныхъ осадныхъ работъ.

Планъ полковника Шильдера состоялъ въ томъ, чтобы перенести атаку на середину куртины, между первымъ и вторымъ бастіонами, и, устроивъ въ куртинѣ пространный ложементъ, дѣйствовать изъ него по городу, принудивъ крѣпость къ сдачѣ безъ штурма. Но для исполненія новыхъ работъ, при значительномъ ихъ количествѣ, недоставало рабочихъ, а потому было рѣшено и государемъ одобрено обратитъ главную атаку не на куртину, какъ предполагалъ Шильдеръ, а на второй бастіонъ, обрушивъ его минами. Къ работамъ приступлено было 15-го (27-го) же сентября. Находчивость и изобрѣтательность полковника Шильдера преодолѣли всѣ усилія храбрыхъ защитниковъ, и 22-го сентября (4-го октября) второй бастіонъ взлетѣлъ на воздухъ, и притомъ такъ, что онъ всталъ вверхъ дномъ, обратившись фронтомъ къ непріятелю; открылась здѣсь пологая брешь, и выброшенной землей засыпалась часть водяного ровика, находившагося въ глубинѣ рытвины.

# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

Какъ только государь получилъ донесеніе объ удачномъ взрывѣ второго бастіона, онъ послалъ полковнику Шильдеру черезъ флигель-адъютанта князя Суворова орденъ св. Георгія 4-й степени.

Продолжая преслѣдовать намѣченную имъ цѣль, овладѣть крѣпостью безъ штурма, Шпльдеръ съ разсвѣтомъ 23-го сентября приступилъ къ веденію подступовъ по скату воронки, чтобы безъ большихъ потерь приблизиться къ ея гребню, обращенному къ непріятелю, и утвердиться на немъ.

Между тѣмъ почему-то рѣшено было 25-го сентября штурмовать брешь перваго бастіона, образованную въ немъ взрывомъ, произведеннымъ еще 21-го сентября. Безцѣльный штурмъ стоилъ намъ до 200 человѣкъ убитыми и ранеными и не привелъ къ цѣли. Послѣ этой неудачи возвратились снова къ дальнѣйшему исполненію работъ, предположенныхъ по первоначальному плану полковника Шильдера, и приступили къ заложенію минъ въ куртинѣ для образованія въ ней бреши.

Въ это время турки пришли наконецъ къ убѣжденію въ безполезности дальнѣйшаго сопротивленія и приступпли къ переговорамъ. 28-го сентября (10-го октября) повелѣно было прекратить осадныя работы.

Но передъ описаніемъ самой сдачи Варны необходимо сказать еще нѣсколько словъ о дѣйствіяхъ нашихъ на южной сторонѣ осажденной крѣпости.

По недостатку числительной силы осадныхъ войскъ, турки долгое время сохраняли свободу своихъ сообщеній въ южной части города. Только съ приходомъ гвардіи оказалось возможнымъ подумать о довершеніи обложенія и приступить къ нѣкоторымъ мѣрамъ, клонившимся къ пресѣченію неудобствъ, сопряженныхъ съ подобною обстановкою. Турки, пользуясь нашею малочисленностью, двинули войска для выручки осажденнаго города, и съ южной стороны Варны появился Омеръ-Вріоне, съ 30.000 человѣкъ. Съ нашей стороны одною изъ первыхъ мѣръ для наблюденія за сообщеніями непріятеля на этой мѣстности было расположеніе слабаго отряда генералъ-адъютанта Головина на полуостровѣ Галата, тыломъ къ мысу Галата-Бурну; занятую здѣсь позицію укрѣнили редутами.

Операціи, предпринятыя нами зат'ємъ на южной сторон'є Варны, среди л'єсистой, гористой и сильно перес'єченной м'єстности, ознаменованы были двумя неудачами: въ Гассанъ-Лар'є и при Куртепэ.

Первое дѣло происходило 10-го (22-го) сентября, въ которомъ польской арміи флигель-адъютантъ графъ Залускій безцѣльно погубилъ, по собственной неосторожности, лейбъ-гвардіи Егерскій полкъ. Послѣ Гассанъ-Ларскаго дѣла войска генералъ-адъютанта Головина были усилены до 8.000 человѣкъ, начальство надъ которыми принялъ генералъ-адъютантъ Бистромъ. 16-го (28-го) сентября, турки атаковали занятую

нами позицію, но были отбиты, послѣ чего Омеръ-Вріоне отошель къ Куртенэ (Волчья гора), гдѣ приступилъ къ устройству укрѣпленнаго лагеря. Въ это время со стороны Шумлы придвинулся принцъ Евгеній Виртембергскій; силы, которыми онъ располагаль, были весьма слабы и въ общей сложности не превосходили 8.000 человѣкъ. Императоръ Николай повелѣлъ принцу рѣпительно атаковать позицію Омеръ-Вріоне и соединиться съ отрядомъ генералъ-адъютанта Бистрома <sup>238</sup>. 18-го (30-го) сентября, произошелъ въ Куртенэ кровопролитный бой, стоившій намъ до 1.400 человѣкъ; турки удержались на своей позиціи. Атака, произведенная противъ нихъ въ тотъ же день отрядомъ генералъ-адъютанта Бистрома, также была отбита съ потерею 500 человѣкъ.

«Атака на Куртепэ, — пишетъ графъ Мольтке, — является однимъ нзъ самыхъ блестящихъ дѣлъ похода 1828 года; хотя предположенное нападеніе и не увѣнчалось успѣхомъ, но храбрость русскихъ войскъ произвела на турокъ столь сильное впечатлѣніе, что послѣдствія этого боя существеннымъ образомъ повліяли на исходъ кампаніи. Примѣръ этотъ служитъ новымъ доказательствомъ, насколько строгое повиновеніе даже среди самыхъ затруднительныхъ обстоятельствъ представляетъ одну изъ первѣйшихъ военныхъ добродѣтелей. Вынужденный противъ своей воли руководить предпріятіемъ, успѣхъ котораго казался ему сомнительнымъ, принцъ Евгеній выполнилъ полученныя приказанія съ полною рѣшимостью и слѣпымъ повиновеніемъ. Только два баталіона оставлены были имъ въ резервѣ; всѣ прочія части выдержали кровопролитный бой, при чемъ пѣхота, почти совершенно лишенная содѣйствія кавареріи и артиллеріи, дѣйствуя какъ бы ощупью, сражалась съ истинно львиною храбростью» 239.

Послѣ боя 18-го (30-го) сентября положеніе Омеръ-Вріоне было блистательное. Насталь самый рѣшительный моментъ всей кампаніи. Освобожденіе Варны было во власти Омера и могло сопровождаться для нась самыми плачевными послѣдствіями, даже обратнымъ движеніемъ за Дунай. Но, къ счастію, ничего подобнаго не случилось <sup>240</sup>. Омеръ-Вріоне пробыль одиннадцать дней въ бездѣйствіи въ лѣсу; слышалъ, какъ взрывали въ Варнѣ одну мину за другою, и остался безучастнымъ свидѣтелемъ усиѣховъ осаждающаго. Когда же русскія знамена взвились на развалинахъ крѣпости, онъ совершилъ поспѣшное отступленіе за Камчикъ, какъ бы пораженный событіемъ, подготовленнымъ собственнымъ бездѣйствіемъ.

3-го (15-го) октября, турки пытались перейти снова Камчикъ, но были отброшены съ большимъ урономъ <sup>241</sup>. Послѣ этого неудачнаго наступленія турки удалились въ Балканы, оставивъ противъ насъ небольшія партіи.

«Конечно, — справедливо заключаетъ графъ Мольтке, — отношенія, существующія между албанскимъ пашей и Оттоманскою Портой, не моl'ist parfait, mois je vous pric de croire que je serai fort embarassé si je devais composer une lettre aussi bien écrite; bexuoe drono macmeps Joudex.

Je Vous remercie, Mon cher Comte; pour la lettre affectuerse que Vous M' avez adrepées en dote) du 13. Juin ets que J'ai lue avec un voitable plaisir. J'apprein le sacrifice que vous Me faites de Vos inclinations en de-meurant éloigne du champ des batailles. Mais un homme vraiment dévous à son pays le serte partouts avec le meme xèle, quel que soits les cercle d'activité qu'il se trouve appelé à remplie : Moi même , premier borviteur de notre patrie commune, Je lui offre souvents de pareils sacrifices. D'ailleurs Votre réputation militaire ests si bien ets depuis si longtemps établie parmi los compagnons d'armes, que la conviction de l'utilité réelle donts Votre présence ets los trasaup Me sonts à l'itersbourg, doits Vous satisfaire pleinements.

under sur le rèle des l'imployés de 1' Etato eto sur la tranquillité qui règne dans la fapitale. L'attitude des étrangers et les sentimens qui les animents Me sont afois indifférens : les voeux de saven fort bien elle suffisents.



# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Императоръ Николай Павловичъ и императрица Александра Феодоровна на парадѣ Кавалергардскаго полка.

(Съ рисунка, приложеннаго къ "Исторін Кавалергардскаго полка").

гутъ быть сравниваемы съ отношеніями европейскаго полководца къ своему державному вождю и отечеству. Дѣйствіями Омеръ-Вріоне руководили, вѣроятно, не стратегическія, но совершенно иного рода соображенія».

Между тѣмъ, какъ эти событія происходили на южной сторонѣ крѣпости Варны, Юсуфъ-паша 28-го сентября (10-го октября) вышель изъ крѣпости и предаль себя подъ покровительство императора съ своими сторонниками. «Вскорѣ вокругъ насъ,—замѣчаетъ Бенкендорфъ,—толимось гораздо болѣе турокъ, чѣмъ русскихъ». Капуданъ-паша Изетъ-Мегметъ сначала не хотѣлъ присоединиться къ капитуляціи. Онъ удалился въ цитадель внутри города и тамъ грозилъ взорвать себя на воздухъ съ остатками вѣрныхъ защитниковъ крѣпости. Начатый тогда, по совѣту Юсуфа-паши, сильный огонь съ флота и съ батарей побудилъ, однако, остатокъ гарнизона и многихъ жителей со своими семействами выйти изъ города, а затѣмъ 29-го сентября (11-го октября), когда капуданъ-пашѣ съ вооруженнымъ конвоемъ въ нѣсколько сотъ человѣкъ обѣщанъ былъ свободный выходъ изъ города, крѣпость покорилась императору Николаю. Остальной гарнизонъ, до 6.000 человѣкъ, сдался военно-плѣннымъ.

Государь, прибывъ утромъ въ лагерь, видѣлъ уже турецкій гарнизонъ, выходившій изъ крѣпости <sup>242</sup>, и затѣмъ отправился осматривать

осадныя работы; спустившись въ ровъ, изъ котораго ведены были минныя работы, и осмотрѣвъ тщательно все сдѣланное нашими саперами, Николай Павловичъ поднялся на Варнскія твердыни, увѣнчанныя турами атакующаго. Турки, по свидѣтельству Бенкендорфа, спокойно сидѣли за трубками и равнодушно глядѣли на побѣдителей.

Прославившимся въ эту войну своими подвигами 13-му и 14-му Егерскимъ полкамъ предоставлено было первымъ вступить въ сдавшуюся крѣпость; за ними слѣдовалъ лейбъ-гвардіи Саперный баталіонъ, а за нимъ лейбъ-гвардіи Измайловскій полкъ—почесть, оказанная войскамъ, наиболѣе отличившимся при осадѣ Варны.

30-го сентября (12-го октября), свободнымъ войскамъ осаднаго корпуса повельно было собраться въ лагерь для принесенія благодарственнаго молебствія. По прибытіи императора Николая началось богослуженіе. Громъ орудій полевой артиллеріи и съ кораблей возв'єстиль славное окончаніе кровавой борьбы подъ Варною. Послі молебствія государь объёзжаль войска и милостиво привётствоваль каждый полкъ. Когда потомъ его величество подошелъ къ гвардейскимъ саперамъ, августъйшій шефъ самъ привязалъ къ ихъ знамени георгіевскій крестъ, говоря: «Вы это заслужили; мит пріятно, что не забыли вы словъ покойнаго государя, когда дано было вамъ это знамя, что при первомъ случат промвияете его на Георгіевское,—осада Варны оправдала мои ожиданія». Завязавъ ленту, государь поцъловалъ крестъ. На глазахъ многихъ навернулись слезы, и самъ императоръ прослезился. Осмотръвъ всъ другія войска, снова приблизился онъ къ лейбъ-гвардіи Саперному баталіону и сказалъ: «Поздравляю васъ съ георгіевскимъ знаменемъ. Вы мнѣ, старому своему товарищу, дали этимъ прекрасный праздникъ» 243.

Командующій баталіономъ полковникъ Шильдеръ быль произведенъ въ генералъ-майоры и утвержденъ командиромъ лейбъ-гвардіи Сапернаго баталіона. Съ этого времени во все продолженіе своей службы генералъ Шильдеръ пользовался неизмѣннымъ довѣріемъ и высокимъ расположеніемъ императора Николая.

Императоръ Николай щедро наградилъ всѣхъ участниковъ славной осады Варны. Графъ Воронцовъ получилъ шпагу съ алмазами съ надписью: «За взятіе Варны», а графъ Дибичъ орденъ св. Андрея Первозваннаго. Государь не позабылъ также въ эти радостныя минуты раненаго князя Меншикова и пожаловалъ ему турецкую пушку.

Графу Воронцову повелѣно было возвратиться къ мѣсту своего прежняго служенія. Въ то же время онъ получиль слѣдующій рескрипть:

«Графъ Михаилъ Семеновичъ! Воздавъ жертву должной хвалы и благодаренія Богу, поборающему правдѣ и увѣнчавшему оружіе россійское новымъ блистательнымъ успѣхомъ, я желаю почтить память моего предшественника, утратившаго побѣду и жизнь, но не славу, подъ стѣ-

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Форма офицеровъ лейбъ-гвардіи Павловскаго полка въ 1826 году. (Съ литографіи Мюнстера, сдѣланной съ рисунка Теребенева).

нами покоренной нынѣ Варны. Здѣсь палъ, ратуя подъ знаменемъ Христовымъ, мужественный сынъ Ягайлы, Владиславъ, король польскій. Мѣсто его погребенія незнаемо, но да будетъ ему воздвигнутъ въ самой столицѣ Польши памятникъ, его достойный. Назначивъ для сего ей въ даръ 12 турецкихъ пушекъ изъ числа найденныхъ въ Вариѣ орудій, я поручаю вамъ немедленно выбрать и отправить ихъ въ Варшаву, гдѣ оныя будутъ поставлены на приличномъ мѣстѣ, по распоряженію его императорскаго высочества цесаревича, въ честь герою и въ честь храбрымъ

россійскимъ войскамъ, отомстившимъ побѣдою за его паденіе. Возлагая на васъ исполненіе моей воли, пребываю вамъ всегда благосклонный».

Цесаревичу Константину Павловичу государь писаль: «Я жалую Варшавь 12 орудій, какъ замѣчательное историческое воспоминаніе, ибо достойно вниманія, что здѣсь явилась именно русская армія съ польскимъ королемъ, чтобы отомстить смерть другого польскаго короля <sup>244</sup>... Да сблизятся поляки и русскіе все болѣе другъ съ другомъ. Вотъ въ чемъ цѣль всѣхъ монхъ желаній и всѣхъ стремленій моего разума. Выть можетъ, подаренныя пушки докажутъ то, что я высказываю вамъ здѣсь этими словами» <sup>245</sup>. Вмѣстѣ съ тѣмъ императоръ Николай въ письмѣ къ брату отозвался съ величайшей похвалой о польскихъ офицерахъ, прикомандированныхъ къ арміи; находившагося при немъ полковника Гауке назначилъ свопмъ флигель-адъютантомъ.

Торжественный въйздъ императора Николая въ Варну въ сопровождении всего штаба и иностранныхъ дипломатовъ состоялся 1-го (13-го) октября. «Смерть Владислава отомщена», — сказалъ государь, въйзжая въ крипость <sup>246</sup>.

«Насъ обдало,—пишетъ генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ,—такимъ невыносимымъ смрадомъ отъ безчисленнаго множества падали всякаго рода и человъческихъ тълъ, такъ дурно похороненныхъ, что у иныхъ торчали ноги, а другія едва прикрыты были нісколькими лопатками земли. Страшная неопрятность еще болье заражала воздухъ. Не возможно описать положенія, въ которое приведень быль городь бомбардированіемъ. Везд'є встр'єчались полуразрушенныя мечети; дома, пронизанные ядрами или обрушившіеся отъ разрыва бомбъ; цёлые кварталы, обращенные въ груды развалинъ, безъ всякаго почти слъда бывшихъ тутъ прежде зданій. Какимъ-то чудомъ только уцільна греческая церковь, хотя именно та часть города, въ которой она находилась, напболве пострадала отъ огня нашего флота и сухопутныхъ батарей. Государь, остановпвшись передъ этою церковью, очень маленькою, мрачною и построенною во дворѣ, велѣлъ отслужить въ ней благодарственное молебствіе. Это священнослуженіе, посреди смерти и развалинь, въ мусульманскомъ крав, въ православномъ, угнетенномъ полулуніемъ храмв имвло что-то неописуемо поразительное».

Утромъ, 2-го (14-го) октября, императоръ Николай прибылъ на южную сторону крѣпости Варны къ отряду генералъ-адъютанта Бистрома. Онъ благодарплъ войска, обнялъ предводителя ихъ и самъ повелъ находившіеся здѣсь полки гвардейскаго корпуса, съ распущенными знаменами, черезъ крѣпость на сѣверную сторону, гдѣ они расположились лагеремъ <sup>247</sup>.

Въ виду предстоящаго отъъзда изъ арміи, по случаю окончанія кампаніи 1828 года, императоръ Николай лично распорядился относительно размѣщенія арміи по зимнимъ квартирамъ, устройства госпиталей



Обученіе рекругъ въ Николаевское время. (Съ рисунка А. Васильева).

и магазиновъ, а также исправленія варнскихъ укрѣпленій. Гвардію рѣшено было немедленно отправить на зимнія квартиры въ Подольскую губернію, въ Тульчинъ 248. Въ особомъ рескрипт отъ 2-го (14-го) октября, на имя главнокомандующаго, императоръ Николай ввёрилъ ему ближайшее исполнение всёхъ распоряжений, связанныхъ съ зимнимъ расквартированіемъ войскъ; графъ Дибичъ долженъ былъ оставаться при фельдмаршалѣ еще нѣкоторое время до полнаго устройства дѣлъ и окончанія похода. Наміреніе государя было возвратиться въ Россію сухимъ путемъ, но адмиралъ Грейгъ и генералъ-адъютантъ Бенкенпорфъ склонили его отправиться моремъ; онъ пересѣлъ на корабль «Императрица Марія», который 2-го (14-го) октября подняль паруса при столь попутномъ вътръ, что можно было надъяться черезъ три дня прибыть въ Одессу. Корабль сопровождали яхта «Утѣха» и пароходъ «Метеоръ». Въ тотъ же день отплылъ и фрегатъ «Пантелеймонъ», на которомъ пом'ящены были иностранные дипломаты, находившіеся при государѣ въ арміи 249.

Императора Николая сопровождали: графъ Воронцовъ, графъ Нессельроде, генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ, графъ Орловъ и Адлербергъ, графъ Станиславъ Потоцкій и прусскій генералъ Ностицъ. Кораблемъ «Императрица Марія» командовалъ капитанъ Папа-Христо.

По снятін съ якоря, попутный вѣтеръ, продолжавшійся до полудня 3-го (15-го) октября, довелъ суда благополучно до высоты Георгіевскихъ дунайскихъ гирлъ. Послѣ того сдѣлался совершенный штиль, который продолжался до десятаго часа вечера. Поднявшійся въ то время свѣжій противный вѣтеръ (NO) мало-по-малу сталъ крѣпчать и въ полночь 4-го (16-го) октября обратился въ сильный штормъ; дождь лилъ, какъ изъ ведра. Штормъ свирѣпствовалъ 36 часовъ сряду и началъ стихать только 5-го (17-го) октября, пополуночи въ шестомъ часу. Наконецъ корабль «Императрица Марія», пробывъ въ морѣ семь дней, бросилъ якорь на Одесскомъ рейдѣ ночью на 8-е (20-е) октября <sup>250</sup>.

По поводу этого страшнаго перевзда очевидець, генераль-адъютантъ Бенкендорфъ, пишеть:

«Мы были уже на половинѣ дороги къ Одессѣ, какъ вдругъ началась буря, превратившаяся вскорѣ въ совершенный штормъ. Въ нѣсколько минутъ у насъ совсѣмъ сломало бизанъ-мачту, повредило и другія, и порвало снасти. Волненіе сдѣлалось такъ сильно, что невозможно было ни предупреждать, ни исправлять поврежденій; оставалось закрѣпить руль и отдаться на произволъ волнамъ. Всѣ особы свиты легли по койкамъ; большая часть прислуги и даже экипажа страдала морскою болѣзнію. Только государь, графъ Потоцкій и я были здоровы и на ногахъ, цѣпляясь за все встрѣчное, когда хотѣли передвинуться съ одного мѣста на другое. Вѣтеръ такъ ревѣлъ, что нельзя было раз-

слышать другь друга иначе, какъ крича на ухо, а въ прибавокъ ко всему этому и воздухъ охладился до нестершимости. Насъ неудержимо гнало къ враждебнымъ берегамъ Босфора. Въ продолжение двадцати часовъ корабль уже уклонился въ этомъ направленіи отъ настоящаго курса слишкомъ на 60 миль, и не было никакого средства бороться противъ этой новой опасности. Еще сутки такой же бури, и русскаго монарха выбросило бы на турецкую землю! Государь, остававшійся неизмінно твердымъ и снисходительнымъ, упрекнулъ меня въ данномъ мною сов'єт'є плыть моремъ лишь словами, что ему непрем'єнно хот'єлось посп'ять въ Петербургъ къ 14-му октября, т.-е. къ рожденію его матушки, но теперь эта задержка, в роятно, тому воспрепятствуеть. Наконецъ, послѣ 26-ти-часовой бури, вѣтеръ, перемѣнивъ отчасти направленіе, сталь нісколько ослабівать и позволиль намь, по крайней мірів, не пятиться назадъ. Люди принялись за работу со всёмъ жаромъ, который имъ внушало присутствіе государя, главнійшія поврежденія были по возможности исправлены, и корабль сталъ слушаться руля. Къ послѣобъденной поръ вътеръ стихъ и принялъ попутное намъ направленіе; но на морѣ была еще такая зыбь, что огромный нашъ линейный корабль качало, какъ бы легкій яликъ. Къ Одессѣ мы подошли только съ наступленіемъ ночи (8-го октября). Надо было обратиться къ помощи ночныхъ сигналовъ и бросить якорь довольно далеко отъ города, чтобы избѣжать несчастія, если бы мы слишкомъ приблизились къ рейду. Погода была ужасная. Несмотря на холодный, произительный вътеръ, государь сѣлъ въ шлюпку, которая отвезла его къ одесской пристани <sup>251</sup>. Онъ явился въ домъ графа Воронцова къ восхищению жителей всего города, страшившихся за дни своего монарха. Въсть объ отправлении его въ такую бурю моремъ и, следственно, о грозившей ему опасности привезъ за нѣсколько часовъ до того адъютантъ Михаила Павловича, посланный великимъ княземъ изъ Варнскаго лагеря за извѣстіями о государт сухимъ путемъ. Буря перепугала и армію и флотъ; последній при всей удобности своей стоянки довольно пострадаль, а въ лагерѣ сорвало и разнесло палатки.

«На дорожныя наши приготовленія потребовалось немного времени, и въ четыре часа утра я уже сидѣль въ коляскѣ рядомъ съ государемъ. Онъ остановился у собора помолиться. Лишь его и мои шаги раздавались подъ церковными сводами. Въ соборѣ находился только одинъ священникъ, и нѣсколько свѣчей, зажженныхъ у иконъ, освѣщали царствовавшую въ немъ глубокую темноту. Этотъ отъѣздъ былъ печаленъ, и хотя мы только что освободились отъ смертельной опасности, впереди все еще чудилось какое-то новое несчастіе».

Императора Николая тяготило въ то время предчувствіе близости великаго несчастія, хотя онъ не отдавалъ себѣ отчета, какое именно горе готово поразить его. Государь признался въ этихъ чувствахъ цесаревичу по прівздѣ въ Петербургъ и писалъ: «Quelque chose d'irrésistible me poussait vers ici».

Мрачное предчувствіе государя, которое сообщилось и генеральадьютанту Бенкендорфу, въ минуту отъёзда изъ Одессы, скорё объяснилось: Николая Павловича ожидало въ столицё великое семейное горе.

#### V.

Когда императоръ Николай на кораблѣ «Императрица Марія» отправился въ Россію, кампанія 1828 года была закончена <sup>252</sup>. Отъѣзжая, государь оставилъ графа Дибича при фельдмаршалѣ графѣ Витгенштейнѣ, чтобы помочь главнокомандующему устроить армію на зимнихъ квартирахъ.

Пока продолжалась осада Варны, Гуссейнъ-паша въ Шумлѣ не предпринималъ ничего особеннаго, за исключеніемъ поиска къ Базарджику, не увѣнчавшагося успѣхомъ, и неудачной вылазки 2-го (14-го) октября. Послѣ паденія Варны настало наконецъ время окончательно отвести войска изъ-подъ Шумлы, и оставалась еще слабая надежда овладѣтъ крѣпостью Силистріею; но, повидимому, у исполнителей энергія стала ослабѣвать къ исходу столь трудной кампаніи.

Еще ранве, 3-го (15-го) сентября, обвимъ дивизіямъ 6-го корпуса генерала Рота велено было следовать къ Шумле, при чемъ оне подъ Силистріею были смінены войсками 2-го корпуса генераль-адъютанта князя Щербатова. Войска 7-го корпуса принца Евгенія Виртембергскаго частями двинуты были къ Варн'в для усиленія операцій противъ этой крупости. Затумъ, 4-го (16-го) октября, началось отступательное движеніе нашихъ войскъ изъ-подъ Шумлы: 6-й корпусъ генерала Рота отошель въ Козлуджу, а генералъ Рудзевичъ съ 3-мъ корпусомъ двинулся къ Силистріи. Последній быль слабо преследуемъ непріятелемъ, и только 7-го (19-го) октября завязались жаркія арьергардныя діла въ Айдоадской лощинъ съ восьмитысячнымъ турецкимъ отрядомъ. Дороги сдълались непроходимыми вследствіе проливныхъ дождей, и 3-му корпусу, при изнуренныхъ лошадяхъ и истощенныхъ въ силахъ людяхъ, лишенныхъ надлежащаго продовольствія, пришлось бороться съ неимов'єрными затрудненіями, въ особенности въ Айдоадской лощинъ, изъ которой приходилось подниматься на крутизны, простирающіяся на двѣ версты. Артиллерію удалось спасти, но въ виду натиска турокъ пришлось пожертвовать обозомъ. Генералъ Рудзевичъ роздалъ людямъ, что они могли взять, а затёмъ истребилъ большую часть своихъ обозовъ, застрявшихъ въ лощинъ. Въ этомъ дълъ мы понесли потерю болъ 700 человъкъ.

# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Великій князь Михаилъ Павловичъ. (Съ лиотграфіи того времени).

По прибытіи генерала Рудзевича къ Силистріи, силы облегавшихъ ее войскъ возрасли до 30.000 человѣкъ, но благопріятное время для рѣшительныхъ дѣйствій противъ крѣпости прошло. Проливные дожди наводнили траншей и затопили мѣстность, по которой надлежало вести подступы. Вскорѣ дождь смѣнился мятелью, при восьми-градусномъ морозѣ; снѣгомъ занесло землянки и батарей. На Дунаѣ сталъ уже появляться ледъ, грозившій совершенно прервать сообщеніе съ лѣвымъ

берегомъ и прекратить подвозъ продовольственныхъ и боевыхъ припасовъ, въ которыхъ и безъ того ощущался недостатокъ. Къ тому же 3-й корпусъ нуждался въ отдыхѣ на зимнихъ квартирахъ послѣ всѣхъ трудовъ и потерь, понесенныхъ имъ въ теченіе кампаніи. Между тѣмъ, 18-го (30-го) октября, графъ Витгенштейнъ въ сопровожденіи графа Дибича прибылъ изъ Варны въ Каларашъ. Убѣдившись лично въ невозможности продолжать осаду въ столь позднее время года, главнокомандующій по совѣщаніи съ графомъ Дибичемъ рѣшился, 1-го (13-го) ноября, снять блокаду Силистріи 253. Главная квартира арміи была перенесена въ Яссы, куда прибылъ фельдмаршалъ 7-го (19-го) ноября; за нимъ послѣдовалъ графъ Дибичъ. Графу Ланжеропу ввѣрено было начальство падъ всѣми войсками, занимавшими лѣвый берегъ Дуная, а генералу Роту подчинены войска, предпазначенныя для охраненія занятой нами части Болгаріи.

Графъ Мольтке пишетъ: «Если принять въ соображение огромныя жертвы, которыми ознаменовалась для русскихъ кампанія 1828 года, то трудно сказать, кто ее выигралъ или потерялъ: русскіе или турки? Значеніе этого похода должно было опредѣлиться второю кампаніею».

«Но, — замъчаетъ тотъ же авторъ, — если кампанія получила сносный исходь, то въ этомъ нисколько не повинны соображенія русской стратегін. Кампанія была подготовлена неудовлетворительно, начата недостаточными средствами и открыта слишкомъ поздно; направленіе же, данное главному корпусу войскъ, было такое, отъ котораго иногда нельзя было ожидать какого либо результата. Но всё эти ошибки были исправлены отличными качествами, свойственными русскимъ войскамъ, самоотверженнымъ повиновеніемъ начальникамъ, настойчивостью солдата, бодростью его духа въ перенесеніи лишеній и непоколебимымъ мужествомъ среди опасности — вотъ обстоятельства, отклонившія гибель, которая угрожала русскимъ подъ Шумлою, и удерживавшія предпріимчивость сераскира; они же поб'єдили вс'є затрудненія и противод'єйствіе, встр'яченныя подъ Варною, и въ такой степени под'яйствовали на Омеръ-Вріоне, что онъ, несмотря на одержанную имъ побѣду, простояль, какь ошеломленный, десять дней въ бездъйствіи, между тъмь какъ Варна, этотъ оплотъ Оттоманской имперіи, пала передъ его глазами. Начинанія полководцевъ должны подвергаться критическому разбору, который не всегда можеть относиться къ нимъ благопріятно; но поведение войскъ, отъ послъдняго солдата и кончая самымъ главнымъ начальникомъ, какъ при штурмѣ Браилова, такъ и въ натискѣ подъ Куртенэ, равно какъ и въ минахъ и подступахъ подъ Варною, выше всякихъ похвалъ кабинетнаго пера».

Очевидецъ заключительнаго эпизода кампаніи 1828 года, генеральадьютантъ Депрерадовичъ, писалъ фельдмаршалу графу Сакену, 16-го (28-го) ноября, изъ Тульчина:

«По слабому моему понятію о большихъ военныхъ операціяхъ, я ничего не смітю сказать о толках про нынішній походь и кампанію. Кажется мит, однако же, что чудесное паденіе Варны нісколько поправило наше неблистательное положение, бывшее до того времени, и котораго быль я свидетель. Если симъ концемъ для переду воспользуются, какъ должно полагать, то, можеть быть, и вся строгая критика уничтожится. При семъ, почитая ваше сіятельство душевно, рѣшаюсь доложить мое мивніе о двухъ важныхъ частяхъ безпорядка, какового въ пятидесятил втнюю мою службу не видываль и котораго причиною полагаю почти уничтожение армии безъ боя, а именно: медицинской и провіантской. У первой быль одинь лікарь на 600 человікь больныхь; въ медикаментахъ былъ еще большій недостатокъ по пропорціи слабыхъ въ искусствъ докторовъ; для раненыхъ, которыхъ число, можно сказать, было ничтожно, противу прежнихъ, вашему сіятельству извѣстныхъ, недостатокъ во всёхъ принасахъ быль таковъ, что бинты употреблялись изъ палатокъ. Транспортировка изъ одного въ другой пунктъ госпиталя и всв распоряженія по сей части были столь слабы, что превышають всякое воображение. Не лучше сей части было распоряжение господина сенатора (Абакумова) по продовольствію. Гвардія и небольшая часть армін, находившіяся по единственной нашей довольно в врной береговой линіи, по милости флота, невзирая на нев'трность и непостоянность стихіи, были довольно счастливы и мало нуждались. Но армія, особливо подъ Шумлою, изрядно потерпѣла».

Въ заключение остается намъ еще вкратцѣ упомянуть о побѣдахъ, одержанныхъ графомъ Паскевичемъ-Эриванскимъ въ Азіатской Турціп. Совершенный имъ въ 1828 году походъ ознаменовался непрерывнымъ рядомъ блестящихъ успѣховъ; побѣды «отца командира» служили императору Николаю истиннымъ утѣшеніемъ среди невзгодъ и затрудненій, съ которыми приходилось въ то же время бороться русской арміи на Балканскомъ полуостровѣ.

Графъ Паскевичъ, едва окончивъ изнурительный персидскій походъ, имѣлъ въ своемъ распоряженіи для дѣйствій противъ Азіатской Турціи 11.000 человѣкъ, между тѣмъ какъ турки угрожали намъ вторженіемъ въ Закавказскій край. Положеніе дѣлъ во всѣхъ отношеніяхъ было не изъ блестящихъ, но Паскевичъ вышелъ побѣдителемъ изъ всѣхъ затрудненій и предупредилъ рѣшительностью своихъ дѣйствій всѣ намѣренія непріятеля. Окончивъ приготовленія къ походу, Паскевичъ перешелъ 14-го (26-го) іюня въ Гумрахъ границу и, двинувшись къ Карсу, взялъ его штурмомъ 23-го іюня (5-го іюля).

Послѣ этого успѣха явилось новое бѣдствіе: въ Карсѣ открылась чума. Благодаря принятымъ мѣрамъ, чумная зараза не усилилась, но вскорѣ начала ослабѣвать, и, простоявъ двадцать дней внѣ крѣпости въ

лагерѣ, Паскевичъ направился къ Ахалцыху. Затѣмъ, занявъ дорогою Ахалкалаки и Гертвизъ п разбивъ 30.000 турокъ, выступпвшихъ противъ него изъ Эрзерума, овладѣлъ 16-го (28-го) августа крѣпостью Ахалцыхомъ. Вслѣдъ за сими побѣдами занятъ былъ безъ боя Ацкуръ.

О движеніи черезъ Саганлугскія горы на Эрзерумъ, конечно, нельзя было помышлять. Оставалось еще занять Баязетъ и Ардаганъ, что и было исполнено безъ особенныхъ затрудненій, и въ заключеніе обратить все вниманіе на устройство зимнихъ квартиръ и обезпеченіе продовольствія войскъ.

Такимъ образомъ, менѣе чѣмъ въ два мѣсяца, Паскевичу удалось съ самыми ограниченными средствами разсѣять непріятельскую армію и занять три пашалыка: Карсскій, Ахалцыхскій и Баязетскій.

Императоръ Николай наградилъ графа Паскевича-Эриванскаго орденомъ св. Андрея Первозваннаго.

#### VI.

Желая непремѣнно поспѣть въ С.-Петербургъ къ 14-му октября, императоръ Николай совершилъ переѣздъ изъ Одессы съ необыкновенной быстротою, несмотря на темныя ночи и осенніе дожди.

Венкендорфъ пишетъ: «Мы прискакали въ Царское Село, правда измученные и полузамерзшіе, но 14-го числа утромъ. Государь остановился здѣсь, чтобы переодѣться и пріѣхать въ С.-Петербургъ именно въ то время, когда обѣ императрицы со всѣмъ дворомъ будутъ у обѣдни. Ему хотѣлось войти въ Зимній дворецъ, не бывъ никѣмъ замѣченнымъ; но, когда мы подъѣзжали почти украдкою со -стороны Дворцовой набережной, его узнали въ рядахъ двухъ эскадроновъ Кавалергардскаго полка, стоявшихъ тутъ, чтобы взять и провезти по улицамъ привезенныя изъ-подъ Варны турецкія знамена. Общее «ура» прогремѣло при впдѣ государя, и онъ вошелъ во дворецъ между трофеями завоеванной Варны, сопровождаемый кликами стоявшей на набережной толпы. Но по вступленіи въ царскіе чертоги, гдѣ радостно бросились ему навстрѣчу супруга и дѣти, онъ былъ жестоко пораженъ вѣстью объ опасной болѣзни императрицы Маріи Өеодоровны» 254.

Безпрестанныя тревоги, сопровождавшія тяжелую для насъ войну, опасности, которымъ подвергался государь, и радость, вызванная полученіемъ извъстія о взятіи Варны, потрясли кръпкое дотолъ здоровье ея. Сначала бользнь не внушала особыхъ опасеній; императрица могла даже письменно сообщить цесаревичу извъстіе о возвращеніи государя въ С.-Петербургъ и о собственномъ нездоровь Поэтому неудивительно,



Михайловскій дворецъ въ Петербургъ въ началь прошлаго стольтія, (Съ литографіи того времени).

что императоръ Николай въ письмѣ къ Константину Павловичу отъ 21-го октября (2-го ноября) увѣдомиль брата, что Рюль не имѣетъ ни малѣйшаго сомнѣнія насчетъ скораго ея выздоровленія <sup>255</sup>. Оказалось, однако, что врачъ ошибся въ опредѣленіи болѣзни, и 22-го октября (3-го ноября) докторъ Крейтонъ вынужденъ быль пустить императрицѣ кровь; тѣмъ не менѣе появились признаки паралича. Отнынѣ всѣ принятыя мѣры не могли уже привести къ цѣли, и 24-го октября (5-го ноября) 1828 года, въ два часа тридцать минутъ пополуночи, императрица Марія Өеодоровна скончалась.

Въ тотъ же день государь писалъ цесаревичу:

«Помолимся Богу за ту, которая на этой земль составляла для насъ все! Да будетъ воля Его, и да ниспошлетъ Онъ намъ силы, чтобы перенести ужаснъйшее изъ несчастій. Все кончено съ двухъ съ половиною часовъ утра. Болезнь развилась съ такою быстротою, что никакое лъкарство не могло остановить ея; такъ какъ кровь бросилась къ головѣ, то третьяго дня вечеромъ пустили кровь; это, казалось, принесло пользу. Ночь была сносная; утромъ, такъ какъ голова была тяжела, попытались прибъгнуть къ слабительному; дъйствіе было таково, что доказало необходимость сдёланнаго, но силы уменьшались послё каждаго дъйствія; языкъ повиновался плохо, и глотаніе было затруднено; врачи опасались немедленнаго паралича легкихъ; шпанская муха на спинв не произвела никакого действія, и силы и сознаніе ослабевали. Нужно было дать ей почувствовать ея положение и склонить ее выполнить свой христіанскій долгь! О дорогой Константинь, представьте себ'я мое состояніе, когда я выполниль эту ужасную обязанность! Я даль ей понять, что наступило время подумать объ этомъ; она часто задавала мн вопросъ: «развѣ я въ опасномъ положеніи?» — и сказала мнѣ: «о, значить, я въ очень опасномъ положенін!». Я отвъчаль ей: «я надінось, что ніть, но я знаю ваши чувства, и хорошо почерпнуть силы въ томъ, что постоянно даетъ ихъ». Она ответила мие: «я сделаю это завтра, я хочу приготовиться сегодня». Я сказаль ей: «зачёмь откладывать? вы постоянно готовы». Она проговорила миъ: «позовите Вилламова». Онъ вошелъ, но ничего не могъ понять, такъ какъ языкъ уже повиновался съ трудомъ; затѣмъ послѣдовалъ моментъ возбужденія: она непремѣнно хотѣла перейти въ свою постель, затѣмъ сѣсть, и при всемъ томъ не понимая самое себя. Наконецъ, черезъ нѣсколько мгновеній миж удалось заставить ее замжтить духовника; тогда она снова стала спокойной и исповедалась въ полномъ сознаніи, горячо молясь. Какой назидательный и ужасный для насъ моменть! Я молился одинъ возлѣ нея, и вся семья съ моею бѣдной, моею чудной женою; я молился за всёхъ васъ, и Богъ услышитъ наши молитвы, чтобы ниспослать намъ силы, и за ту, которая соединяла въ себъ всъ мои привязанности! Когда

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ

это было сдѣлано, она позвала насъ къ себѣ и, не имѣя возможности говорить, взяла насъ за руки и даже съ силою; я называлъ имена всѣхъ членовъ семьи; она открыла глаза и сказала нѣсколько словъ, изъ которыхъ мы могли понять лишь «Aly»; я велѣлъ привести всѣхъ дѣтей, она крѣпко поцѣловала мою маленькую «Adine» и двухъ маленькихъ



Императоръ Николай Павловичъ и великій князь Михаилъ Павловичъ. (Съ силуэта съ натуры, сдѣланнаго Лошкаревымъ и находящагося въ музеѣ Пажескаго корнуса).

Михаила и даже улыбнулась. Что касается другихъ, то на нихъ она могла лишь положить руку. Она не страдала; конечности холодѣли, и дыханіе учащалось, но безъ хрипѣнія и усилій; наконецъ въ два съ половиною часа <sup>256</sup>, безъ малѣйшихъ страданій и судорогъ, она послѣ нѣсколькихъ вздоховъ тихо перестала дышать.

«Вотъ мы спротами! Намъ остаетесь лишь вы — старшій и глава нашей несчастной семьи. На васъ именно переходять наши привязанности, не отталкивайте ихъ, дорогой Константинъ, и замѣните намъ, насколько это возможно для васъ, ту, которая все время, пока Господъ хранилъ ее, составляла для насъ все.

«Я отъ глубины души благодарю Бога, что онъ даровалъ мнѣ грустное утѣшеніе имѣть возможность быть при ней въ этотъ ужасный моментъ; у меня была потребность или какъ бы предчувствіе этого; что-то неотразимое влекло меня сюда. Я былъ далекъ отъ мысли предвидѣть — зачѣмъ! Я выбился изъ силъ, моя бѣдная жена надломлена; да поддержитъ ее Господь! Что будетъ съ вами? съ моей доброй сестрой? Однако, именно на нее я разсчитываю, что она поддержитъ васъ; кто же лучше ея могъ бы сдѣлать это? Думая, что, можетъ бытъ, въ ваши намѣренія входитъ пріѣхать сюда, чтобы воздать матушкѣ послѣдній долгъ, я могу сообщить вамъ, что у васъ имѣется для этого вполнѣ достаточно времени, такъ какъ приготовленія потребуютъ, по крайней мѣрѣ, десять дней. Васъ не можетъ удивить, если я скажу, что быть вмѣстѣ въ такія ужасныя минуты было бы с частіемъ. Да поддержитъ насъ милосердный Богъ.

«Душею и сердцемъ обнимаю васъ и прошу у васъ благословенія, какъ я просилъ его у нея,— для меня, моей жены и для моихъ добрыхъ дорогихъ дѣтей» <sup>257</sup>.

По полученіи этого письма, цесаревичь немедленно собрался въ путь и, выёхавъ изъ Варшавы 30-го октября (11-го ноября), прибылъ въ Петербургъ въ субботу 3-го (15-го) ноября. На другой день, въ воскресенье, вечеромъ, Константинъ Павловичъ присутствовалъ при положеніи въ гробъ и перенесеніи тёла императрицы-матери изъ тронной комнаты на «Castrum doloris», устроенный съ необыкновеннымъ великолёпіемъ въ Кавалергардской залѣ, обращенной въ траурную залу.

Великій князь Михаиль Павловичь прівхаль въ Петербургь еще ранве цесаревича; получивь въ Кишинев извъщеніе объ опасной бользни императрицы-матери, онъ немедленно посившиль въ столицу.

Во время нахожденія тѣла въ Зимнемъ дворцѣ допущены были повседневно на поклоненіе всякаго званія люди. Выносъ тѣла изъ Зимняго дворца въ Петропавловскій соборъ и отпѣваніе послѣдовали 13-го (25-го) ноября. Процессія шествовала отъ дворца по Милліонной, Царицыну лугу, Суворовской площади и Троицкому мосту въ крѣпость. За колесницею слѣдовалъ императоръ Николай въ траурной епанчѣ, съ распущенною шляпою съ длиннымъ флеромъ. Это было послѣднее погребеніе члена императорской фамиліи, совершенное при соблюденіи всего стариннаго церемоніала, установившагося со времени кончины Петра Великаго. Императоръ Николай выразилъ при этомъ случаѣ

# приказъ

# РОССІЙСКИМЪ ВОЙСКАМЪ,

Миръ съ Персією, славный и полезный Отечеству, не положилъ еще конца знаменитымъ подвигамъ Россійскаго воинства. Брань справедливая прекращена съ одной стороны: но съ другой предстоитъ намъ новая брань, столько же справедливая, для защиты чести нашей и правъ, купленныхъ цѣною крови Русской. Велико-душное терпѣніе Благословеннаго АЛЕКСАНДРА было уже истощено враждебными поступками Турецкаго Правительства: нынѣ сіе Правительство преисполнило мѣру и явно сложило съ себя личину дружелюбія, едва утвердивъ миръ священнѣйшими клятвами. Мы идемъ пресѣчь смуты и убійства въ странахъ, намъ сопредѣльныхъ, и возстановить нарушенный миръ на прочныхъ основаніяхъ.

Воины! сражаясь съ народами просвъщенными, искусными въ бишвъ, вы пріобръли славу неувядаемую, не одною храбростію побъждая, но и благодушіємъ. Безошвътное повиновеніе Начальникамъ, строгое соблюденіе порядка и милосердіе къ побъжденнымъ, были всегда отпичительною чертою Русскихъ рашниковъ. От того мирные граждане вездъ столь же радовались вашему пришествію, и вами побъжденные именовали васъ избавителями. Вы сохраните и нынъ сію драгоцьную славу: простирая дружелюбно руку къ единовърцамъ нашимъ, поражайте строптивыхъ, но щадите безоружныхъ и слабыхъ; щадите достояніе, домы и самые храмы враговъ, хотя и другую въру исповъдающихъ. Такъ велить наша въра, Святое ученіе Спасителя! Преклонивтій къ себъ кротостію и человъколюбіемъ ожесточенныхъ, защитившій сироту и вдовицу — наравнъ съ храбръйшимъ въ боъ будетъ близовъ къ Моему сердцу.

Воины Русскіе! Вы не обманете Моихъ ожиданій. Съ нами Богъ, вънчающій побъдами доблесть и правду!

На подлинномъ подписано Собсшвенною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою:

HИКОЛАЙ.





Факсимиле заглавнаго листа книги «Собраніе портретовъ», изданной въ 1825 году.

желаніе, чтобы подобный церемоніаль не быль прим'єнень при его погребеніи.

16-го (28-го) ноября цесаревичъ Константинъ Павловичъ выѣхалъ обратно въ Варшаву <sup>258</sup>.

Генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ оставилъ въ своихъ запискахъ слѣдующую характеристику императрицы-матери:

«Марія Өеодоровна прожила слишкомъ 50 лѣтъ въ томъ дворцѣ, гдѣ теперь испустила духъ, и служила въ немъ живымъ урокомъ всѣхъ добродѣтелей; стараясь умягчать суровую строгость императора Павла, супруга его подавала собою примѣръ покорности его волѣ; она

даровала Россіи двухъ монарховъ; была образцомъ жены и матери; жила единственно, чтобы благод втельствовать беднымъ, вдовамъ и сирымъ. Важнъйшія, какъ и самыя мелкія подробности надзора за воспитаніемъ принятыхъ ею подъ свое попеченіе нісколькихъ тысячъ дівтей и за устройствомъ множества больницъ занимали ее ежедневно по нѣскольку часовъ, и всёмъ этимъ заботамъ она посвящала себя со всёмъ жаромъ и увлеченіемъ высоко христіанской своей души. Уже въ весьма преклонныхъ лътахъ, императрица никогда не отходила къ покою, не окончивъ всёхъ своихъ дёлъ, не отвётивъ на всё полученныя ею въ тотъ день письма, даже самыя малозначащія. Она была рабою того, что называла своимъ долгомъ. Науки и художества всегда находили въ ней просвъщенную и благоволительную покровительницу. Она любила чтеніе, не гнушалась рукодівліємь и, между тімь, считая обязанностію своего сана сод'єйствовать св'єтскимъ удовольствіямъ, съ этою цёлью нерёдко собирала во дворцё многолюдное общество на театральныя представленія и на балы. Въ лѣтнюю пору пріятно развлекалъ ее Павловскъ съ своими роскошными садами, въ которыхъ она занималась, съ особеннымъ знаніемъ дёла, ботаникою и садоводствомъ. Къ числу отличительныхъ ея способностей принадлежало умфнье такъ распредълять свои занятія, что у нея доставало времени на все, чему способствовали необычайная дізтельность и необычайное здоровье.

«Взыскательная къ самой себф, она была требовательна и къ своимъ подчиненнымъ; всегда неутомимая, не жаловала, если они казались усталыми; наконецъ, любя искренно и постоянно тфхъ, кого удостоивала своею дружбою, или кому покровительствовала по влеченію сердца или по разсудку, требовала отъ нихъ полной взаимности. Единственнымъ недостаткомъ этой необыкновенной женщины была излишняя, можетъ статься, ея взыскательность къ своимъ дфтямъ и къ лицамъ, отъ нея зависфвшимъ.

«Смертное ложе императрицы Маріи Өеодоровны было орошено слезами сокрушенія и благодарности. Трогательно было видѣть рыданія молодыхъ воспитанницъ ея заведеній, когда ихъ привозили на поклоненіе бездыханному тѣлу. Старые гренадеры, дѣти, спроты, придворные, вдовы и нищіе — все это плакало, ибо всѣ лишились въ ней матери и ангела хранителя».

Графиня Нессельроде въ письмахъ къ брату пишетъ:

«Для всёхъ эта ужасная потеря является кошмаромъ; для своего возраста она была свёжа, краспва, никогда не болёла. Всё слои общества будутъ въ отчаянін; это именно была евангельская жена; доброты, благотворительности болёе широкой, болёе неустанной нельзя найти; ея жизнь была благомъ, еще необходимымъ для всей семьи. Императоръ глубоко опечаленъ... Я убёждена, и это общее мнёніе, что Рюль, докторъ императрицы, не понялъ болёзни. Такова ужъ судьба, что наша

императорская фамилія окружаеть себя плохими докторами и настолько любить ихъ, что не хочеть другихъ, а этотъ Рюль не поняль бользин»

Императрица Марія Өеодоровна оставила обширныя, многотомныя записки, но, къ сожальнію, повельла ихъ сжечь посль своей кончины. Для исторіи Россіи во второй половинь XVIII стольтія исчезновеніе этихъ записокъ составляеть невознаградимую потерю.

14-го (26-го) января 1829 года, императоръ Николай писалъ цесаревичу:

«По ея приказанію, я быль должень лично сжечь цёлый ящикъ, наполненный серіей томовъ, родомъ воспоминаній или дневника, писанныхъ ею собственноручно, изъ года въ годъ, восходящихъ до семидесятыхъ годовъ и оканчивающихся около 1800 года. Признаюсь, что это меня очень огорчило. Непонятно, какъ моя матушка находила время написать все то, что собственноручно начертано ею» <sup>263</sup>.

Отвѣчая государю, цесаревичъ писалъ, что ему вполнѣ понятно огорченіе, испытанное братомъ при сожженіи дневника императрпцыматери. «Было бы очень любопытно прочесть его, но если уже такова была ея воля, то оставалось только въ точности ее исполнить» 261,—заключаетъ Константинъ Павловичъ.

6-го (18-го) декабря 1828 года, въ депь тезоименитства императора Николая, розданы были щедрыя награды многимъ сановникамъ.

Предсъдатель государственнаго совъта графъ Кочубей получилъ портретъ государя, украшенный алмазами; князь А. Н. Голицынъ, графъ П. А. Толстой и генералъ-адъютантъ Васильчиковъ — алмазные знаки ордена св. Андрея Первозваннаго; графъ Нессельроде — орденъ св. Андрея Первозваннаго; генералъ-адъютанты графъ Чернышевъ и Бенкендорфъ— орденъ св. Владимира первой степени.

О принцѣ Евгеніи Виртембергскомъ вспомнили нѣсколько позже, въ 1829 году. Послѣ назначенія графа Дибича главнокомандующимъ напечатана была 1-го (13-го) апрѣля высочайшая грамота:

«Въ ознаменованіе особеннаго уваженія нашего къ благоразумнымъ распоряженіямъ и отличной храбрости, оказаннымъ вашимъ королевскимъ высочествомъ въ продолженіе кампаніи 1828 года противу турокъ, всемилостивѣйше жалуемъ вамъ препровождаемые у сего алмазные знаки ордена св. Андрея Первозваннаго, пребывая навсегда императорскою нашею милостію къ вамъ благосклонны».

Кром' того, принцъ получилъ по этому случаю еще ран' особый рескриптъ государя сл'едующаго содержанія:

«Командуя въ продолжение большей части прошлой кампании 7-мъ корпусомъ, ваше королевское высочество оказали на полѣ чести отличныя заслуги во многихъ бояхъ примѣрною твердостію и храбростію и выказали себя передъ непріятельскими войсками опытнымъ и

проницательнымъ полководцемъ. Поэтому почитаю для себя пріятнымъ долгомъ выразить вашему высочеству за всё эти похвальные труды и отличныя дёйствія мою искреннюю признательность, въ знакъ чего препровождая у сего алмазные знаки ордена св. Андрея Первозваннаго, пребываю къ вамъ неизмённо благосклонный и доброжелательный».

Несмотря на всв старанія принца Евгенія, рескрипть не быль обнародованъ въ Россіи. «Journal de St. Pétersbourg» отвътилъ принцу, что редакція не уполномочена принять рескриптъ. «Я подозрѣваю, какъ все это случилось, — пишетъ принцъ въ своихъ запискахъ. — Первыя слова вылились у Николая отъ души, когда же затемъ онъ подписываль грамоту, пущено было въ ходъ, съ ведома его или нетъ, чужое коварство. И развѣ уже во времена Александра со мною не случалось неоднократно нъчто подобное «во имя требованій политики» 262? Развъ не могли сказать Николаю Павловичу: «Оправдывая публично своего двоюроднаго брата, вы обвиняете самого себя»? Отрекаясь теперь отъ того, что имъ было признано по чувству справедливости, императоръ служиль не своему интересу, могущему только выиграть при каждомъ благородномъ поступкѣ, а явился орудіемъ мести. Мнѣ извѣстна пружина этой мести, но я ея не назову; скажу только, что во всёхъ странахъ люди интригуютъ, клевещутъ и злословятъ, и честные люди при дворѣ бываютъ заклеймены навѣтами».

Недоброжелателя своего, графа Дибича, принцъ не признаетъ причастнымъ въ случившемся дѣлѣ. «Я думаю скорѣе, — пишетъ принцъ, — что Дибичъ отъ души пожелалъ бы мнѣ теперь цѣлые милліоны, даже цѣлое королевство, такъ какъ онъ не былъ завистливъ, но только честолюбивъ и жаждалъ славы». Замѣтимъ здѣсь, въ объясненіе отзыва принца Евгенія, что въ то время графъ Дибичъ былъ уже назначенъ главно-командующимъ дѣйствующей арміи.

Немедленно послѣ кончины императрицы Маріи Өеодоровны послѣдовалъ, 26-го октября (7-го ноября) 1828 года, указъ сенату, въ которомъ сказано:

«Желая, чтобъ всѣ воспитательныя и благотворительныя учрежденія, бывшія подъ управленіемъ въ Бозѣ почившей любезнѣйшей родительницы нашей, государыни императрицы Маріи Өеодоровны, и ея мудрыми попеченіями доведенныя до столь высокой степени благосостоянія, продолжали и по кончинѣ ея, руководствуясь тѣми же правилами и пользуясь тѣми же преимуществами и выгодами, дѣйствовать, какъ доселѣ, на пользу государства и человѣчества, мы признали за благо для теченія дѣлъ, къ симъ учрежденіямъ относящихся, установить предварительно слѣдующій порядокъ:

«1) Императорскій воспитательный домъ со всёми принадлежащими къ оному заведеніями, воспитательное общество благородныхъ д'євицъ, учи-

# мъсяцословъ

НА ЛЬТО ОТЪ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

1826,

которое есть
ПРОСТОЕ,
содержащее вы себы 365 дней,
сочиненный
на знативишія мыста
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.



ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

при Императорской Академіи Наукв.

Факсимиле заглавнаго листа «Мѣсяцеслова» на 1826 годъ.

лище ордена св. Екатерины, Павловская больница въ Москвѣ и вообще всѣ учрежденія, въ вѣдѣніп любезнѣйшей родительницы нашей состоязшія, принимаются подъ непосредственное и особенное наше покровительство.

- «2) Составъ и порядокъ управленія сихъ учрежденій, а равно и порядокъ сношеній ихъ между собою, остаются прежнія безъ всякаго изміненія.
- «3) Начальства каждаго изъ сихъ учрежденій представляють намъ всё дёла, кои по установленнымъ правиламъ долженствовали бы по-

ступить на разсмотрѣніе въ Бозѣ почивающей любезнѣйшей родительницы нашей.

«4)! Для доклада по симъ дѣламъ и для объявленія нашихъ по онымъ повелѣній, назначается при насъ особенный статсъ-секретарь съ наименованіемъ статсъ-секретаря по дѣламъ управленія учрежденій императрицы Маріи».

На эту вновь созданную должность императоръ Николай назначилъ долголътняго секретаря и довъреннаго сотрудника императрицы Маріи Өеодоровны, тайнаго совътника Григорія Ивановича Вилламова; вмъстъ съ тъмъ ему повельно было присутствовать въ государственномъ совътъ. Одновременно съ этими распоряженіями канцелярія императрицы Маріи Өеодоровны была переименована въ IV-е Отдъленіе собственной его величества канцеляріи и ввърена управленію статсъ-секретаря Вплламога.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

#### T.

Война въ Европейской Турціи въ 1828 году не привела къ какимъ либо рѣшительнымъ результатамъ; она имѣла для русской арміи одинъ почетный исходъ, не оправдавъ ожиданій императора Николая. Покореніе Браилова и Варны вмѣстѣ съ удержаніемъ Праводъ и Базарджика могло только обезпечить открытіе въ 1829 году новой кампаніи, благопріятный исходъ которой привель бы насъ къ желанному миру и позволиль бы кончить «cette guerre odieuse», какъ называль эту войну императоръ Николай въ своей перепискѣ съ цесаревичемъ Константиномъ Павловичемъ.

Между тѣмъ духъ турецкой арміи и рѣшимость оттоманскаго правительства возвысились послѣ неудачныхъ дѣйствій нашихъ войскъ противъ Шумлы и Силистріи, а также поздняго паденія Варны. Громадныя же потери среди русской арміи отъ болѣзней 263, соединенныя съ утратою почти всѣхъ лошадей, независимо отъ частныхъ неудачъ, испытанныхъ арміею графа Витгенштейна въ открытомъ полѣ, должны были вселить въ Константинополѣ надежду на успѣшное продолженіе борьбы, начавшейся въ 1828 году при крайне неблагопріятной для Порты обстановкѣ. Уже одно то обстоятельство, что султанъ Махмудъ безъ всякой посторонней помощи не погибъ въ единоборствѣ съ такимъ противникомъ, какимъ являлась Россія, должно было поднять значеніе Турціи въ глазахъ европейскихъ державъ и обрадовать всѣхъ нашихъ западныхъ недоброжелателей.

Менѣе благопріятно для Оттоманской Порты сложилась кампанія на азіатскомъ театрѣ военныхъ дѣйствій. Покореніе Карса и Ахалцыха покрыло славою графа Паскевича, обезпечивая за нимъ достиженіе столь же блестящихъ успѣховъ въ 1829 году.

Императоръ Николай немедленно занялся самымъ важнымъ въ то время для Россіи дѣломъ: реорганизаціей дѣйствующей арміи и подготовленіемъ средствъ для продолженія войны. Но ко всѣмъ этимъ заботамъ чисто военнаго характера присоединялись еще политическія соображенія: какимъ образомъ отнесется Европа къ событіямъ на Балканскомъ полуостровѣ:

При всей враждебности къ Россіи мнінія западно-европейскихъ державъ относительно исхода борьбы Россіи съ Турцією расходились между собою. Неудачи наши возбудили прежде всего ликование въ Вѣнѣ: Турціи пророчили въ будущемъ полную побъду. Канцлеръ, «l'ami Metternich», по выраженію императора Николая, считалъ положеніе Россін крайне затруднительнымъ; воображенію его представлялась уже картина русскихъ войскъ, теснимыхъ турками и доведенныхъ до печальной необходимости искать убъжища на трансильванской территоріи <sup>264</sup>. Изреченіе, встръчающееся въ перепискъ того времени: «le jour où un cabinet prononcera le mot de coalition, on s'étonnera de la trouver toute prête», представляло изв'єстную долю правды <sup>265</sup>. Недавно еще Европу пугали русскимъ исполиномъ; теперь этого исполина хотъли изобразить карликомъ. Положение русской армии стали сравнивать съ отступлениемъ французовъ въ 1812 году. Неудивительно, что при существованіи подобныхъ несбыточныхъ надеждъ Меттернихъ ласкалъ себя увъренностію, что вскор'в ему представится случай разыграть роль посредника, чтобы явиться рёшителемъ судебъ Востока. Для обезпеченія за собою подобнаго торжества вѣнскій кабинеть призналь даже полезнымь поддерживать Порту въ ея решении продолжать борьбу съ Россіею.

Вообще же, за исключеніемъ обычнаго коварства со стороны Австріи по отношенію къ нашимъ восточнымъ дѣламъ, случайное сочетаніе политическихъ созвѣздій намъ благопріятствовало; неудачи же наши на Балканскомъ полуостровѣ какъ бы поддерживали это счастливое сочетаніе. Посолъ нашъ при французскомъ дворѣ, графъ Попцо ди-Борго, прекрасно формулировалъ причину подобнаго явленія въ слѣдующихъ словахъ: «Смѣлость и мѣры правительствъ, враждебныхъ намъ или завистливыхъ, будутъ всегда въ противоположномъ отношеніи къ идеѣ, которую онѣ составятъ себѣ о нашемъ могуществѣ».

Въ виду роковой необходимости продолжать борьбу съ Портою для нанесенія ей болѣе рѣшительныхъ ударовъ и достиженія такимъ путемъ желаемаго мира, приходилось государю, прежде всего, подумать о выборѣ новаго главнокомандующаго и обновленіи личнаго состава штаба арміи, предназначенной дѣйствовать въ 1829 году на Балканскомъ полуостровѣ.

Выше было уже не разъ указано на зависимое положеніе, въ которое былъ поставленъ фельдмаршалъ графъ Витгенштейнъ во время всего

Mon Aur la Conte perous remercie de votre lettre je suis extremens contemps de tant vas dis pas Hion, wes du pen pour votre I Auchemen en measse jour 6 a, 7 jours - Tent etre jeviendre, vous rejon dre, - autromens vous marellers. sur le grend chemin de Trupes onde et de la voies faireis votre retrete, sur beibout tout nos bagage von tout drais sur Cette route a Dien Jevous remergie Leang Yoth ter humble Zerviteur, 1829 le 18 deu. Ciféen Carnes tets Férires. Comp. de tembre.





Князь Александръ Сергѣевичъ Меншиковъ. (Съ литографіи Басина, сдѣланной съ портрета А. Брюлова).

похода. Рядомъ съ нимъ возсъдала власть какъ бы другого негласнаго главнокомандующаго, въ лицъ начальника главнаго штаба его императорскаго величества, графа Дибича, который все время находился въ непосредственныхъ сношеніяхъ съ государемъ, велъ помимо фельдмаршала общирную по дёламъ арміи переписку и руководилъ ходомъ операцій вполнѣ самостоятельно, будучи уполномоченъ на то высочайшимъ довёріемъ. О настоящемъ главнокомандующемъ, графѣ Витгенштейнѣ, въ счастливую пору войны 1828 года обыкновенно какъ бы забывали; онъ вполнъ стушевался предъ всепоглощающимъ авторитетомъ графа Дибича. Только неудачи и затрудненія, проявившіяся во время безц'вльнаго шумлинскаго сидінія, заставляли вспоминать о лиці офиціально отвътственнаго главнокомандующаго <sup>266</sup>. Укоры сыпались тогда на голову несчастнаго старца, клястицкіе лавры котораго уже сильно поблекли еще съ 1813 года, послѣ Люцена и Бауцена. «Tenez tête à votre vieux maréchal et employez mon nom quand on ne vous obéit pas», — нисаль 27-го августа (8-го сентября) императоръ Николай графу Дибичу, но просьба главнокомандующаго объ увольненіи, заявленная посл'в неудачныхъ дёль подъ Шумлою, тёмъ не менёе не была уважена 267. Въ другомъ письмъ къ Дибичу государь еще болъе ръзко выразился насчетъ графа Витгенштейна, сказавъ: «Вообще глупость и безпечность фельдмаршала проглядывають во всемь, и ваша болёзнь, любезный другь, открыла ему совершенный просторъ для полнаго обнаруженія своей неспособности» 268.

Послѣ паденія Варны и отъѣзда государя изъ арміи въ Россію фельдмаршаль возобновиль свою просьбу объ увольненіи, испрашивая соизволеніе на отъѣздъ въ Подольскую губернію, по отправленіи войскъ на зимнія квартиры <sup>269</sup>.

Просьба графа Витгенштейна была вторично отклонена; онъ удостоился получить изъ С.-Петербурга рескриптъ слѣдующаго содержанія, помѣченный 11-мъ (23-мъ) ноября 1828 года:

«Графъ Петръ Христіановичъ! Съ крайнимъ прискорбіемъ усмотрѣлъ я изъ письма вашего, отъ 5-го октября, намѣреніе ваше оставить командованіе дѣйствующею арміею. Предводительствуя оною въ продолженіе кампаніи столь трудной, какова настоящая, подвергаясь вліянію климата вреднаго и всѣмъ тягостямъ военнымъ, вы стяжали несомнѣнным права на живѣйшую мою признательность и многими опытами вновь доказали, сколь полезна отечеству усердная ваша служба. Посему убѣдительно прошу васъ сохранить начальство надъ ввѣренною вамъ арміею и не оставлять оной даже временно, доколѣ не расположите войскъ на зимнія квартиры, не возстановите въ оныхъ частей, разстроенныхъ въ продолженіе настоящей кампаніи, не обезпечите успѣшнаго открытія будущей. Вы не отклоните отъ себя исполненія сего моего желанія, и

новымъ доказательствомъ постояннаго усердія вашего къ отечеству и личной ко мнѣ привязанности пріиму служеніе ваше; но, если, совершивъ труды, въ продолженіе зимы вамъ предстоящіе, вы почувствуете необходимость возвратиться въ кругъ вашего семейства на мѣсяцъ или на шесть недѣль, не слагая съ себя впрочемъ командованія арміею, то я охотно на сіе соглашаюсь, оставаясь въ совершенной увѣренности, что, собравъ временнымъ отдохновеніемъ новыя силы, вы съ полною готовностію возвратитесь къ исполненію предначертаній моихъ для будущей кампаніи.

«Пребываю къ вамъ навсегда доброжелательнымъ

«Николай» 270.

По полученіи рескрипта, столь милостиво выражавшаго волю государя, графу Виттенштейну оставалось только благодарить и съ покорностію продолжать нести почетное бремя, обратившееся для него уже давно въ терновый в'єнецъ <sup>271</sup>.

Въ половинъ декабря графъ Дибичъ прівхалъ изъ арміи въ С.-Петербургъ. Для полнаго разъясненія обстоятельствъ, сопровождавшихъ возвращеніе въ столицу начальника главнаго штаба, необходимо обратиться нѣсколько назадъ.

Послъ своего прівзда изъ Варны императоръ Николай приступиль въ письмахъ къ графу Дибичу къ обсужденію условій будущей кампаніи противъ турокъ. Первоначально она обрисовывалась государю въ следующемъ виде: онъ признавалъ невозможнымъ удержать фельдмаршала на мъстъ главнокомандующаго, въ виду выраженнаго имъ положительнаго желанія отказаться отъ командованія армією; но, конечно, отъёздъ его долженъ будетъ послёдовать не ранве расположенія армін на зимнихъ квартирахъ. «Провзжая черезъ Могилевъ, писалъ императоръ Николай графу Дибичу 16-го (28-го) октября, — я видълся съ добрымъ старикомъ Сакеномъ (le bon vieux Sacken), и я опасаюсь, что слабость воспрепятствуеть ему принять то новое назначеніе, которое вообще вполнъ соотвътствуетъ моимъ желаніямъ; пока Ланжеронъ можетъ оставаться, какъ старъйшій изъ генераловъ, безъ титула командующимъ войсками въ Молдавіи, а Ротъ въ Болгарін; если же нельзя будеть избъжать второй кампаніи, то мнь придется возвратиться, и тогда я буду лично командовать, имъя подъ своимъ начальствомъ Ланжерона» 272.

Относительно плана будущей кампаніи государь подъ вліяніемъ, конечно, недавнихъ событій полагалъ полезнымъ не переходить Балканъ, находя, что здравый смыслъ и благоразуміе настоятельно требуютъ оставить всякую о томъ мысль. Признавалось достаточнымъ удержать за нами то, что было покорено, и затёмъ овладёть тёми пунктами, ко-

торые еще не находились въ нашей власти <sup>273</sup>. Слѣдовательно, вторая кампанія должна была привести къ постепенному занятію одной линіи Дуная, то-есть къ плану кампаніи, примѣненному уже однажды съ такимъ неуспѣхомъ во время семилѣтней войны съ Турцією въ царствованіе пмператора Александра (съ 1806 по 1812 годъ). «Этотъ планъ кампаніи,— писалъ императоръ Николай,— докажетъ всему міру, что мы продолжаемъ дѣло, не какъ завоеватели, но какъ подобаетъ благоразумнымъ и осмотрительнымъ людямъ, преслѣдующимъ планъ, который можетъ привести насъ къ большимъ результатамъ» <sup>274</sup>.

Въ такомъ же духѣ императоръ Николай писалъ графу Паскевичу 15-го (27-го) ноября:

«Опыты настоящей кампаніи въ Европейской Турціи показали, съ какими затрудненіями и пожертвованіями по естественному положенію и состоянію сего края сопряжены въ ономъ отдаленныя предпріятія. Сюда наиболье принадлежать разрушительныя дыйствія вреднаго здоровью климата и совершенный недостатокъ мёстныхъ способовъ къ удовлетворенію потребностей многочисленной арміи, болже еще увеличивающійся по чрезвычайнымъ трудностямъ, коими перевозки и доставки всякаго рода сопровождаются. По симъ соображеніямъ и въ особенпости по видамъ нынѣшняго состоянія Евролы, я предполагаю въ продолженіе будущей кампаніи вести за Дунаемъ войну болье систематическую, нежели наступательную: ограничиться овладениемъ Силистрии. Журжи и другихъ крѣпостей, оставшихся доселѣ въ рукахъ турокъ на рѣкѣ сей, стать на оной твердой ногою и съ сего основанія дѣлать демонстраціи къ сторон'я Бургаса и, смотря по обстоятельствамъ, отъ сего рода войны перейти къ действіямь более наступательнымь, ежели, по соображении силь и движений непріятеля, въ открытомъ пол'в представится тому благопріятный случай».

Для выполненія подобнаго плана кампаніи графъ Витгенштейнъ признавался вполнѣ способнымъ, и предположено его не трогать.

Графъ Дибичъ, съ своей стороны, одобрилъ всѣ предположенія государя относительно обреченія арміи на атаку дунайской оборонительной линіи, предполагая только, предварительно, при открытіи кампаніи овладѣть, во что бы то ни стало, Шумлою—при помощи штурма. Затѣмъ уже графъ находилъ возможнымъ спокойно приступить къ покоренію дунайскихъ крѣпостей. «Это движеніе главныхъ силъ вполнѣ оборонительное и даже до нѣкоторой степени отступательное,— писалъ въ заключеніе Дибичъ государю,— доказало бы самымъ очевиднымъ образомъ наши миролюбивыя намѣренія п выяснило бы принятую систему дѣйствій» <sup>275</sup>.

Но въ то время, когда графъ Дибичъ разсуждалъ такимъ образомъ, полагая, что дёйствуетъ согласно мыслямъ государя, въ Петербургъ

#### императоръ николай первый

произошель перевороть въ мивніяхъ насчеть плана будущей кампаніп, произведенный со стороны, отъ которой никто пичего подобнаго не ожидаль.

Генераль-адъютанть И. В. Васильчиковъ обратился къ императору Николаю съ прямодушною рѣчью честнаго солдата и представилъ



Императоръ Николай Павловичъ на денныхъ маневрахъ. (Съ литографіи Шмидта, сдѣланной съ рисунка Шварца).

государю записку, заключающую въ себѣ самую безпощадную критику всего совершившагося въ 1828 году на европейскомъ театрѣ военныхъ дѣйствій противъ Турціи. Записка Васильчикова, носящая заглавіе: «Apperçu sur la campagne de 1828», настолько важна и поучи-

тельна, что необходимо познакомиться съ ея содержаніемъ, прежде чѣмъ приступимъ къ дальнѣйшему изложенію событій этого времени.

Исходной точкой разсужденій Васильчикова была мысль, что, готовясь къ новой войн'є, нужно воспользоваться пріобр'єтеннымъ опытомъ истекшей кампаніи, остерегаясь впасть въ т'є же ошибки, которыя воспрепятствовали намъ въ достиженіи бол'є положительныхъ результатовъ.

«Цѣль этого обзора,— пишетъ Васильчиковъ,— заключается въ изслѣдованіи причинъ, которыя вызвали неудачный исходъ кампаніи, и въ указаніи средствъ, могущихъ обезпечить успѣхъ похода, нынѣ предстоящаго къ исполненію. Я не имѣю намѣренія представить планъ военныхъ дѣйствій и еще менѣе принять на себя роль строгаго критика. Я хочу только высказать моему государю тѣ замѣчанія, которыя я имѣлъ случай сдѣлать. Оканчивая свою военцую карьеру, одержимый недугами, я не могу быть обвиненъ въ честолюбивыхъ замыслахъ или въ интригѣ. Я буду вполнѣ счастливъ, если хотя одна мысль, заключающаяся въ предлагаемомъ обзорѣ, будетъ признана полезною и послужитъ къ славѣ моего государя».

Затёмъ Васильчиковъ продолжаетъ: «Причины неудачнаго исхода этой кампаніи не слідуеть искать ни въ дурно избранной операціонной линіи, ни въ стратегическихъ или тактическихъ ошибкахъ, наконецъ ни въ превосходствъ и искусствъ непріятеля; легко прослъдить ихъ въ ошибочныхъ расчетахъ относительно численности войскъ, которыя должны были быть введены въ дёло, и въ невёрныхъ свёдёніяхъ, которыя имфлись о наступательныхъ средствахъ султана и духф, воодушевлявшемъ его войска. Пренебрегая своимъ противникомъ, возмечтали, къ несчастію, о тріумфальномъ шествіи до Константинополя и не обращали вниманія на безчисленныя затрудненія, представляемыя этой войною. Чтобы убъдиться въ сказанномъ, достаточно обратить вниманіе на силы, съ которыми двинули императора россійскаго для покоренія Оттоманской имперіи; при семъ окажется, что эта армія Ксеркса, какъ называли ее иностранные дипломаты въ Петербургъ, заключала въ себъ едва 90.000 человѣкъ. Этими силами предполагали занять Молдавію и Валахію, блокировать дунайскія крыпости, предпринять осаду Браилова и двинуться противъ Варны и Шумлы. Очевидно, что надежда одержать успѣхъ столь незначительными силами могла только быть основана на убъжденін, что придунайскія крыпости падуть при нашемь появленін, п что Шумла представляеть собою открытую позицію, какъ говорили лица, утверждавшія, что обозрѣвали ее... Очевидно, что начальникъ штаба основаль приготовленія къ войнѣ на неточныхъ данныхъ, отстранивъ всякое обсуждение съ военными людьми, опытность которыхъ могла бы представить болже положительныя свъдънія. Даже геній не можеть все сдёлать самъ собою, и нётъ настолько талантливыхъ людей, которые

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ

могли бы обойтись безъ чужихъ мыслей. Осмѣливаюсь обратить вниманіе государя на сію истину; его императорское величество не располагаетъ въ своей арміи и въ своемъ совѣтѣ столь высокимъ геніемъ, которому онъ могъ бы всецѣло одному съ полнымъ довѣріемъ поручить разработку приготовленій ко второй кампаніи; но онъ имѣетъ въ своемъ распоряженіи нѣсколько талантливыхъ людей, опытностью и мнѣніемъ коихъ нельзя пренебречь. Собравъ въ комитетѣ тѣхъ изъ нихъ, достоинства которыхъ внушаютъ наиболѣе довѣрія, и поручивъ имъ въ своемъ присутствіи обсужденіе плана дѣйствій и принятіе мѣръ, обезпечивающихъ успѣшное его выполненіе, государь имѣлъ бы возможность всесторонне обсудить дѣло и остановиться на мнѣніи, отвѣчающемъ его намѣреніямъ. Частное обсужденіе въ отдѣльности съ этими же самыми лицами было бы болѣе вреднымъ, чѣмъ полезнымъ... Нѣтъ надобности, чтобы этотъ комитетъ былъ очень многолюднымъ: достаточно призвать трехъ или четырехъ лицъ».

Указавъ на необходимость совъщанія для ръшенія столь важнаго вопроса, Васильчиковъ останавливается на разсмотреніи другого больного мъста истекшей кампаніи и яркими красками рисуеть неудобство, происходящее отъ назначенія фельдмаршала главнокомандующимъ армією въ то время, когда императоръ лично ею предводительствуетъ. «Подобный конфликтъ власти не можетъ быть полезенъ, —пишетъ Васильчиковъ, — новъйшая исторія представляеть намъ не одинь примъръ. Дъйствительно, если фельдмаршаль даровитый и достойный челов вкъ, онъ не пожелаетъ принять на себя роль подобія главнокомандующаго; если же, напротивъ того, выборъ падетъ на неспособнаго человѣка, который все позволить, я не вижу пользы отъ его назначенія <sup>276</sup>. Напрасно мнѣ скажуть, что государь не можеть самь войти въ частности администрацін армін, и что именно для этого необходимо присутствіе главнокомандующаго; на подобное возражение я должень дать тоть же отвъть, что талантливый человъкъ не пожелаетъ ограничиться исполнениемъ обязанностей интенданта арміи, и что челов'якъ неспособный не въ состояніи управлять ею, но приведеть въ разстройство. Если даже предположить, что найдуть достойнаго человька, готоваго жертвовать своимъ самолюбіемъ, то его начальникъ штаба будетъ находиться въ положеніи столь же ложномъ, какъ и трудномъ; столкновение двухъ властей: главнокомандующаго и начальника штаба императора, ствснить и затруднить его работу; онъ будеть состоять подъ руководствомъ какъ того, такъ и другого; вынужденный угождать обоимъ, онъ не дерзнетъ исполнить приказанія главнокомандующаго, не заручившись одобреніемъ начальника штаба императора; онъ будетъ терять время на пустые переговоры, дѣла будуть накопляться, решенія пострадають оть слишкомь большой поспѣшности, и слъдствіемъ всего этого явится безпорядокъ. Я имълъ случай

убъдиться положительнымъ образомъ въ върности того, что я здъсь утверждаю, и поэтому я не опасаюсь возраженій. Итакъ, принимая за исходную точку принципъ, что централизація и единство власти составляють одно изъ главнъйшихъ условій для хорошо организованной арміи, я твердо стою на томъ, что если государь командуетъ лично, главнокомандующій представляется лишнимъ колесомъ, которое затрудняетъ движеніе машины».

Всё эти правдивыя, но рёзкія замёчанія по поводу кампаніи 1828 года Васильчиковь нёсколько смягчиль, высказавь въ заключеніе истину, противь которой, какъ онъ выражается, никто не станетъ возражать, а именно: ни переходъ черезъ Дунай, ни покореніе Варны не имёли бы мёста безъ твердой воли и предусмотрительности государя; продолжали бы упорствовать въ штурмё или въ блокадё Шумлы, притянули бы къ ней гвардію <sup>277</sup>, а благопріятное для военныхъ дёйствій время года было бы окончательно утрачено безъ всякаго полезнаго результата <sup>278</sup>.

Императоръ Николай оцѣнилъ по достоинству правдивое слово Васильчикова, и высказанныя имъ въ представленной запискѣ истины и полезные совѣты не остались подъ спудомъ. Государь освоился съ принципомъ, выставленнымъ Васильчиковымъ, какъ непреложная истина: на войнѣ, въ виду непріятеля, главнокомандующій долженъ руководствоваться исключительно собственными соображеніями; но, занимаясь подготовленіемъ кампаніи, слѣдуетъ призвать для обсужденія людей опытныхъ и способныхъ. Эти мысли не замедлили получить практическое примѣненіе.

19-го ноября (1-го декабря) 1828 года, подъ личнымъ председательствомъ государя, собранъ былъ комитетъ, въ которомъ приняли участіе: графъ В. И. Кочубей, графъ Чернышевъ, баронъ Толь и И. В. Васильчиковъ 279. Въ этомъ засѣданіи, получившемъ несомнѣнно важное историческое значеніе, государь счель умістнымь заявить собранію, что ціль дальн виней войны съ Турцією не заключается вовсе въ покореніи Константинополя или же въ низвержении султана, но единственно въ пріобр'єтеніи возможно большихъ гарантій для принужденія Оттоманской Порты заключить миръ, могущій впредь обезпечить прочнымъ и непоколебимымъ образомъ точное выполнение преимуществъ, утвержденныхъ за Россіею прежними трактатами. Затімъ государь присовокупилъ, что полагаетъ возможнымъ назначить для предстоявшей теперь кампаніи не болже 120.000 человжкъ, и пригласилъ собравшихся лицъ изложить свое мнение о наилучшемъ употреблении этихъ силъ для достижения результата, имфвшагося въ виду правительствомъ при объявлени войны Турцін 280.

Выслушавъ объясненія, данныя государемъ, всѣ присутствовавшіе на совѣщаніи сановники высказались противъ предположенной систе-



Императоръ Николай Павловичъ на ночныхъ маневрахъ.

(Съ латографін гого времени).

матической войны на Дунав, а, напротивъ того, признали необходимымъ стараться причинить непріятелю чувствительные, сильные и неожиданные удары, могущіе ввергнуть его въ состояніе полнаго оцвиенвнія и страха; только такимъ способомъ веденія войны признавалось возможнымъ принудить султана къ уступкамъ <sup>281</sup>. Принявъ такую точку зрвнія относительно характера предстоявшихъ въ 1829 году военныхъ двйствій, комиссія перешла къ обсужденію въ общихъ чертахъ будущаго Забалканскаго похода.

Во время засѣданія 19-го ноября быль затронуть весьма важный вопрось: слѣдуеть ли воспользоваться настроеніемъ сербовъ и содѣйствовать возстанію ихъ въ нашу пользу? Вопрось о сербахъ былъ рѣшенъ въ отрицательномъ смыслѣ, такъ какъ признавалось затруднительнымъ отдѣлить отъ арміи для этой цѣли 15.000 человѣкъ, и сверхъ того привлеченіе сербовъ къ войнѣ затронуло бы слишкомъ близко интересы вѣнскаго кабинета, усложнивъ чрезвычайно заключеніе мира. Тѣмъ не менѣе, совѣщаніе признало, однако, что если успѣхи русскаго оружія дозволятъ предложить миръ и въ случаѣ, если умѣренность требованій государя не была бы признана Европою, то въ такомъ случаѣ это понудительное средство могло бы быть употреблено безъ неудобства; никто не имѣлъ бы тогда права протестовать 282.

Когда все это совершилось, и императоръ Николай уже освоился съ новымъ взглядомъ на задачи предстоявшей кампаніи, графъ Дибичъ появился въ Петербургѣ. Нужно полагать, что онъ былъ немало удивленъ перемѣною, совершившейся въ воззрѣніяхъ государя; но Дибичъ съ присущею ему ловкостью тотчасъ примѣнился къ новымъ требованіямъ. Незамѣтнымъ образомъ онъ постепенно отступился отъ своихъ прежнихъ заявленій и, сдѣлавшись сторонникомъ Забалканскаго похода, пересталъ признавать занятіе Шумлы необходимымъ условіемъ завершенія кампаніи; когда же рѣчъ заходила объ ошибкахъ прошлогодней кампаніи, онъ постоянно повторялъ: «я это прекрасно знаю, это ужасно, это постыдно».

Всего важнѣе, по своимъ послѣдствіямъ, было рѣшеніе, принятое государемъ, отказаться отъ личнаго предводительствованія армією. Впослѣдствін Николай Павловичъ, придавая своему рѣшенію религіозный оттѣнокъ, любилъ говорить: «que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il se distingue à la tête de ses armées» 283. При такой постановкѣ дѣла рѣшеніе вопроса, кому быть главнокомандующимъ, стало на первой очереди.

Графъ Дибичъ повелъ дѣло съ большимъ искусствомъ. Прежде всего онъ вспомнилъ о своемъ бывшемъ главнокомандующемъ, при которомъ онъ нѣкогда состоялъ начальникомъ штаба. Поднятъ былъ вопросъ о замѣнѣ графа Витгенштейна такой же развалиной: «се bon vieux Sacken». 31-го декабря, графъ Дибичъ поручилъ генералъ-адъютанту Толю на-

писать въ этомъ смыслѣ частное письмо въ Могилевъ <sup>284</sup>. 4-го (16-го) января 1829 года фельдмаршалъ Сакенъ отвѣчалъ, что старость и недуги его, конечно, требуютъ снисхожденія, но что уже одно предполагаемое присутствіе въ арміи государя воодушевить его и обезпечитъ успѣхъ; содѣйствіе же со стороны барона Толя послужитъ ему существенною поддержкою.

На это письмо Толь сообщилъ Сакену, что онъ доложилъ графу Дибичу содержаніе полученнаго письма, но еще рѣшительнаго отвѣта не послѣдовало, а поэтому онъ полагаетъ, что почтенные годы фельдмаршала все-таки будутъ приняты въ соображеніе <sup>285</sup>.

Между тёмъ графъ Витгенштейнъ, пребывая въ своей главной квартирѣ въ Яссахъ, ничего не подозрѣвая о томъ, что творилось въ это время въ Петербургѣ, предавался мыслямъ о систематической войнѣ, предстоявшей ему въ 1829 году; спокойное теченіе его мыслей было внезапно прервано сообщеніемъ графа Дибича, что «систематическая война» отстранена, и для кампаніи 1829 года намѣченъ переходъ черезъ Балканы.

Въ отвѣтъ на это письмо фельдмаршалъ написалъ графу Дибичу 13-го (25-го) января, что для предположеннаго послѣ взятія Силистрія движенія за Балканы и занятія Бургаса, Айдоса и Карнабата потребуются большія силы (de grandes forces réunies), а потому указываль на необходимость направить гвардію въ княжества ко времени наступательнаго движенія арміи, въ противномъ же случаѣ графъ Витгенштейнъ выражалъ сомнѣніе въ успѣхѣ и отказывался отъ принятія на себя отвѣтственности (je doute du succès et je ne prends pas la responsabilité sur moi) <sup>286</sup>.

Письмо фельдмаршала развязало руки въ Петербургъ. Графъ Витгенштейнъ получилъ отвътъ, который долженъ былъ привести его въ немалое изумленіе. Въ немъ графъ Дибичъ писалъ, что государь усматриваетъ изъ разсужденій фельдмаршала, что, такъ какъ въ виду недостаточныхъ силъ арміи онъ не признаетъ возможнымъ принять на себя отвътственность за исполненіе требуемаго плана дъйствій, его величеству приходится, къ сожальнію, приступить къ выбору новаго главнокомандующаго. Преемникъ графа Витгенштейна не былъ названъ въ письмъ, но въ заключеніе графъ Дибичъ сообщалъ, что онъ въ скоромъ времени лично привезетъ въ Яссы окончательное высочайшее повельніе по этому предмету.

Участь графа Витгенштейна была рѣшена. Графъ Дибичъ достигъ наконецъ главной цѣли своихъ честолюбивыхъ стремленій, преслѣдуя которую онъ, по свидѣтельству многихъ современниковъ, подготовилъ неудачный исходъ кампаніи 1828 года. 9-го (21-го) февраля 1829 года появился слѣдующій высочайшій приказъ:

«Государь императоръ, снисходя на прошеніе генералъ-фельдмаршала, графа Витгенштейна, всемилостивѣйше соизволяетъ на увольненіе его отъ командованія второю армією, по совершенно разстроенному трудами прошедшей кампаніи здоровью. Назначается начальникъ главнаго штаба его императорскаго величества, генераль отъ инфантеріи, генераль-адъютантъ графъ Дибичъ, главнокомандующимъ второю армією со всѣми правами, властію и преимуществами, главнокомандующему большою дѣйствующею армією присвоенными».

Въ тотъ же день генералъ-адъютантъ баронъ Толь назначенъ былъ начальникомъ штаба второй арміи, а генералъ-адъютантъ Киселевъ получилъ въ командованіе 4-й резервный кавалерійскій корпусъ. Съ открытіемъ же кампаніи Киселеву подчинены были всё войска, предназначенныя къ защитѣ верхняго Дуная; графъ Ланжеронъ удалился изъ арміи послѣ назначенія новаго главнокомандующаго.

Назначеніе графа Дибича главнокомандующимъ сопровождалось еще увольненіемъ генералъ-квартирмейстера второй арміп, генералъ-майора Берга, и замѣною его генералъ-майоромъ Д. И. Бутурлинымъ. Во время же кампаніи генералъ Бергъ снова занялъ прежнюю должность. Кромѣ того, еще ранѣе, 19-го января 1829 года, командиромъ второго пѣхотнаго корпуса назначенъ былъ генералъ-адъютантъ графъ Паленъ.

Ко времени открытія новой кампаніи совершились еще и другія перемѣны въ личномъ составѣ начальствующихъ лицъ въ арміи. Еще осенью 1828 года, послѣ отъѣзда принца Евгенія Виртембергскаго, генераль-лейтенантъ Ридигеръ принялъ начальство надъ 7-мъ пѣхотнымъ корпусомъ. Затѣмъ, послѣ скоропостижной кончины генерала Рудзевича, 23-го марта (4-го апрѣля) 1829 года, генералъ-лейтенантъ Красовскій вступилъ въ командованіе 3-мъ пѣхотнымъ корпусомъ <sup>287</sup>. Вмѣсто тайнаго совѣтника графа Палена полномочнымъ предсѣдателемъ дивановъ княжествъ назначенъ былъ кіевскій военный губернаторъ, генералъ Желтухинъ. Дежурный генералъ Байковъ былъ смѣненъ генераломъ Обручевымъ.

Выборъ новаго главнокомандующаго и его начальника штаба «представился мит наилучшимъ, — писалъ императоръ Николай къ цесаревичу, — и, признаюсь, почти единственнымъ, который можно было сдълатъ. Лишь одно сходство недостатковъ обоихъ лицъ заставляло меня опасаться, что они не сойдутся, и, чтобы быть увтреннымъ, что я не поврежу легкомысленнымъ ртшеніемъ столь важному дѣлу, я призналъ необходимымъ, прежде чтмъ офиціально заговорить объ этомъ съ Толемъ, заставить ихъ сначала объясниться между собою частнымъ образомъ; Толь выказалъ себя благороднымъ человткомъ, обтщавъ другому повиноваться и ревностно стараться, какъ только можетъ, помогать ему и обтщалъ сдерживаться, чтобы не заслужить упрековъ, которые

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

часто дѣлаютъ ему за его характеръ. Призвавъ затѣмъ его къ себѣ, я предложилъ ему откровенно сказать мнѣ, сознавая затруднительность своего положенія въ отношеніи къ своему начальству въ виду ихъ характеровъ, считаетъ ли онъ возможнымъ обѣщать мнѣ принять мѣсто,



Императоръ Николай Павловичъ на бивуак<del>і</del>. (Съ литографіи, сдѣланой съ рисунка Шварда).

которое я предназначаю ему; онъ даль мнѣ слово, и, зная его за честнаго человѣка, я убѣжденъ, что онъ не по-пустому даль мнѣ свое слово. Съ тѣхъ поръ письмо фельдмаршала (Витгенштейна) показало мнѣ окончательно, что онъ не можетъ оставаться, и я рѣшилъ произвести

перемѣну <sup>288</sup>. Дибичъ уѣзжаетъ сегодня вечеромъ (5-го февраля). Мнѣ остается лишь молить Бога благословить это важное рѣшеніе и надѣяться, что милость свыше увѣнчаетъ мои добрыя намѣренія» <sup>289</sup>.

Получивъ извѣщеніе о совершившейся перемѣнѣ, цесаревичъ отвѣчалъ: «Что касается назначенія Дибича и Толя и удаленія фельдмаршала, я ничего не могу сказать, какъ выразить лишь пожеланія насчеть исполненія вашихъ повелъній; но если уже вы соблаговолили говорить со мною объ этомъ, я не считаю себя въ правѣ обойти молчаніемъ общее недовольство, которое господствуетъ противъ генерала Дибича, въ особенности же въ армін, въ командованіе которой онъ вступить, гді онъ суміль, за малыми исключеніями, всёхъ нерасположить къ себе. Генералъ Толь тоже не изъ наиболѣе любимыхъ, но онъ отличается лучшимъ обхожденіемъ и имфетъ болфе сторонниковъ. Я откровенно высказываю вамъ это, дорогой брать, не умёя скрывать отъ васъ истину и будучи крайне огорченъ, что приходится говорить дурно о двухъ лицахъ, съ которыми я нахожусь въ наилучшихъ отношеніяхъ, и которыхъ особенно уважаю. Образъ дъйствій генерала Дибича слишкомъ оскорбляль самолюбія и личности, чтобы это могло быть тотчасъ же забыто, и сму придется вести двойной походъ: одинъ противъ турокъ, а другойчтобы снова завоевать доброе мнѣніе, уваженіе и довѣріе своей армін» 290.

Обмёнъ мыслей между братьями по поводу новыхъ назначеній за-кончился слёдующими строками императора Николая:

«Ваше мнѣніе о Дибичѣ и Толѣ очень вѣрно; я надѣюсь, что первый сумѣетъ заставить забыть прошлое, которое я настойчиво поставиль ему на видъ; онъ слишкомъ чувствуетъ тяготѣющую надъ нимъ отвѣтственность и слишкомъ любитъ самого себя, чтобы не сдѣлать всего для выполненія ко всеобщему удовольствію лежащей на немъ задачи» <sup>291</sup>.

Если цесаревичь Константинъ Павловичь не очень обрадовался новымъ назначеніямъ, то въ обществѣ появленіе графа Дибича въ роли главнокомандующаго также не было встрѣчено съ сочувствіемъ и вызывало до нѣкоторой степени скептическое къ нему отношеніе, подтверждаемое въ достаточной мѣрѣ современными свидѣтельствами. Приведемъ здѣсь отрывокъ изъ частной переписки одной близкой ко двору особы, которая пишетъ:

«Послѣ безконечныхъ разсужденій, собраній особаго комитета, массы представленныхъ записокъ кончили тѣмъ, что назначили Дибича главно-командующимъ дѣйствующей арміи, придавъ ему Толя въ качествѣ начальника штаба. Если они пожелаютъ сойтись другъ съ другомъ, дѣло можетъ пойти, но оба они—горячія головы, которыя, весьма вѣроятно, несмотря на обѣщанія, данныя каждымъ въ отдѣльности, вцѣпятся другъ другу въ волосы. Здравая часть общества желала бы

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАИ ПЕРВЫЙ

назначенія Воронцова; но государю не было угодно это; тогда захотѣли оставить фельдмаршала съ Толемъ, но и этотъ проектъ потерпѣлъ крушеніе, потому что маленькій человѣкъ, котораго осенью я очень желала бы признать великимъ, не выпустиль своей добычи (le petit homme que je voudrais bien surnommer le grand cet automne n'a pas laché sa prise); онъ быль настолько уменъ, что, когда ему говорили объ ошибкахъ, сдѣланныхъ въ прошломъ году, онъ постоянно повторялъ: «но я это прекрасно знаю; что говорятъ — справедливо; это ужасно, это постыдно». Стали говорить: человѣкъ, который такимъ образомъ признаетъ свои промахи, не впадетъ снова въ тѣ же ошибки, и вотъ онъ держитъ въ своихъ рукахъ судьбу если не Россіи, то, внѣ всякаго сомнѣнія, судьбу нашего преобладанія въ Европѣ. Вы поймете, что этотъ выборъ никого не успокоиваетъ, и что мы проникнуты опасеніями, тѣмъ болѣе, что армія снова не достаточно многочисленна... поэтому нельзя разсчитывать на блестящую кампанію» 292.

По прибытіи въ Яссы, графъ Дибичъ отдалъ 15-го (27-го) февраля слідующій собственноручно сочиненный имъ приказъ:

## «Храбрые воины второй армін!

«Государю императору благоугодно было поручить мив главное надъвами начальство. Чувствую всю важность монаршаго довврія и уповаю въ успвхв на благость Всевышняго. Съ полною доввренностію къ вамъ, возросши въ рядахъ вашихъ, будучи всвмъ обязанъ подвигамъ вашимъ, и знаю, чего отъ васъ ожидать можно, и не страшуся затрудненій. Въ любви къ вамъ не отступлю отъ примвра любимаго полководца, коего недуги лишаютъ насъ счастія побвждать вновь враговъ подъ отеческимъ его начальствомъ, въ коемъ я столь многократно былъ свидвтелемъ доблестей вашихъ и вашей къ достойному вождю привязанности. Надвюсь, что строгая справедливость и неусыпныя о васъ попеченія, сходно съ священною волею всемилостивѣйшаго нашего государя, пріобрѣтутъ и мив вашу довѣренность. Да поможетъ намъ Богъ, и докажемъ, что для русскихъ воиновъ нѣтъ ничего непреодолимаго въ подвигахъ за вѣру, царя и отечество».

Въ перепискъ одного очевидца сохранилось описаніе пріема чиновъ штаба армін новымъ начальствомъ; онъ пишетъ:

«Начальникъ штаба, баронъ Толь, плотный, невысокаго роста мужчина, съ полнымъ, широкимъ лицомъ и яснымъ твердымъ езоромъ. Видно по всему, что онъ гнуться не дастъ и взора не потупитъ ни передъ кѣмъ. Весь штабъ собрался у генерала Киселева, чтобы быть ему представленнымъ. Генералъ Киселевъ всѣхъ насъ назвалъ поименно. Какъ это кончилось, думали всѣ, что новый начальникъ скажетъ два

слова. Не тутъ-то было. Онъ сталъ на конецъ залы и зычнымъ голосомъ сказалъ: «Да что тутъ вамъ говорить? Познакомимся. Прощайте!»

«Вчера было зрѣлище другого рода. Мы отправились къ фельдмаршалу Витгенштейну, чтобы представиться новому главнокомандующему... Онъ говорилъ съ жаромъ и долго, но зато невнятно. Поняли мы болѣе по движеніямъ, нежели по словамъ, что онъ говорилъ о преданности къ доблестному начальнику, и какъ ему трудно будетъ замѣнить его и пр. и пр. Потомъ послѣдовали лобзанія и такъ далѣе. «А всетаки старика славно свернулъ», — сказалъ кто-то тихимъ голосомъ. Вотъ и все» 293.

Остается еще замѣтить, что, если мы будемъ руководствоваться разнообразными отзывами современниковъ, личность графа Дибича по своему внѣшнему облику представится намъ вообще мало привлекательною. Небольшой ростъ, короткая шея, несоразмѣрно большая голова, длинные, рыжіе, нечесанные волосы, непріятный голосъ, неумѣніе говорить съ солдатами и воодушевлять ихъ—вотъ какими красками рисуютъ наружность Дибича его тогдашніе сослуживцы.

При вступленіи въ отправленіе своихъ новыхъ обязанностей, графъ Дибичъ вручилъ фельдмаршалу графу Витгенштейну рескриптъ императора Николая, подписанный государемъ еще 6-го (18-го) февраля 1829 года. Содержаніе рескрипта было слѣдующее:

«Графъ Петръ Христіановичъ! Соглашаясь на желанія мои, изъявленныя вамъ въ рескрипте отъ 11-го ноября прошлаго года, вы доселъ, невзирая на постигшіе васъ недуги, сохранили начальство надъ ввъренною вамъ армією, и я съ удовольствіемъ вижу, что предназначенія мон къ приведенію оной въ состояніе, соотв'єтствующее ц'єли и видамъ будущей кампаніи, неусыпными попеченіями вашими, большею частію, исполнены. Руководствуясь опытами многольтняго служенія, обезпечили вы будущіе усп'яхи оружія нашего распоряженіями вашими. Такимъ образомъ совершили вы кругъ усильнаго труда и занятій, за предълы коего, безъ несправедливости къ вамъ, не могу требовать продолженія д'ятельности вашей, а потому и соглашаюсь на увольненіе ваше отъ командованія действующею армією. Въ надежде, что здоровье ваше, возстановясь временнымъ отдохновеніемъ, дозволить вамъ паки быть полезнымъ отечеству, мнъ остается только повторить вамъ при семъ случат чувства истинной благодарности за долговременное и знаменитое служение ваше на поприщѣ славы, труда и опасностей.

«Вмѣстѣ съ симъ повелѣлъ я сохранить вамъ полное содержаніе, по званію главнокомандующаго вамъ производимое.

«Пребываю навсегда вамъ доброжелательнымъ».

Разставаясь съ армією, столь долгое время имъ предводимою, графъ Витгенштейнъ, въ свою очередь, отдалъ приказъ, въ которомъ, обра-



**Цесаревичъ Александръ Николаевичъ, обозрѣвающій маневры изъ павильона Дудергофскаго дворца.** 

(Съ литографіи Иванова, сдёланной съ картины Чернецова).

щаясь къ своимъ бывшимъ подчиненнымъ, фельдмаршалъ между прочимъ сказалъ: «Вамъ, храбрые сподвижники, вамъ неотъемлемая хвала! И кому болѣе извѣстны подвиги ваши, если не мнѣ, ихъ давнему свидѣтелю? По бремени лѣтъ, прощаясь съ вами, я буду утѣшаться вѣстію о дѣлахъ знаменитыхъ, коихъ ожидаю отъ васъ подъ предводительствомъ достойнаго преемника моего, и которыми докажете свѣту пламенную любовь вашу къ вѣрѣ, царю и отечеству».

Графъ Дибичъ и его начальникъ штаба дѣятельно занялись приготовленіями къ задунайскому походу и реорганизацією арміи. Обращеніе съ солдатами стало вообще снисходительнѣе. Невыносимый гнетъ и неестественная выправка, по словамъ графа Мольтке, нѣсколько смягчены. Тѣмъ не менѣе, въ этомъ отношеніи оставалось сдѣлать еще многое. Такъ, напримѣръ, въ разсыпномъ строѣ все еще держались ноги и равнялись, вслѣдствіе чего ученья производились только на ровномъ мѣстѣ.

Нельзя не признать, что графъ Дибичъ пользовался, какъ главнокомандующій, большимъ значеніемъ и находился въ лучшемъ положеніи,
чъмъ его предшественникъ. Опытъ прошлогодней кампаніи пришелся
кстати ему и подчиненнымъ генераламъ; императорская и дипломатическая свита не была прикована къ пятамъ его, и нотому свобода
дъйствій его не была стъснена; слъдовательно, Дибичъ могъ руководствоваться исключительно военными соображеніями и собственными
убъжденіями. 2-го (14-го) апръля главная квартира выступила изъ
Иссъ и перешла въ Галацъ. Военныя дъйствія должны были начаться
осадою Силистріи, но подготовительныя дъйствія потребовали много
времени, такъ что обложеніе этой кръпости главными силами арміи
совершилось только 5-го (17-го) мая. Для кампаніи 1829 года Силистрія имъла одинаковое значеніе съ Браиловымъ въ 1828 году, и покореніе ея должно было служить основаніемъ для всъхъ дальнъйшихъ
предпріятій предстоявшаго намъ новаго похода.

Что же касается императора Николая, то взгляды его въ военномъ отношеніи настолько просвѣтлѣли послѣ тяжелаго опыта прошлогодней кампаніи, что на одной запискѣ графа Дибича, въ которой будущій забалканскій герой снова заговорилъ о Шумлѣ, государь написалъ: «Повторять прошлогоднихъ глупостей я не могу дозволить» <sup>294</sup>.

До вступленія графа Дибича въ командованіе армією мы одержали надъ турками нѣкоторые успѣхи. 13-го (25-го) января 1829 года взята была штурмомъ крѣпостца Кале, а 30-го января (11-го февраля) сдалась на капитуляцію Турно; сверхъ того, 6-го (18-го) февраля удалось сжечь турецкую флотилію, зимовавшую въ устъѣ рѣки Осьмы, близъ Никополя. Такимъ образомъ за турками оставалась на лѣвомъ берегу Дуная одна крѣпость Журжа. Сдача ея послѣдовала уже при заключеніи мира, на основаніи условій Адріанопольскаго договора.

Остается еще упомянуть, что 3-го (15-го) февраля контръ-адмиралъ Кумани предпринялъ нечаянное нападеніе на Сизополь, находящійся въ трехъ переходахъ отъ Айдова. Городъ Сизополь былъ занятъ, и намъ удалось въ немъ удержаться, несмотря на старанія турокъ снова овладёть этимъ пунктомъ.

#### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

Замѣтимъ здѣсь, что нѣсколько дней до назначенія графа Дпбича главнокомандующимъ послѣдовалъ указъ 5-го (17-го) февраля 1829 года, по которому командиру отдѣльнаго кавказскаго корпуса, графу Паскевичу-Эриванскому, повелѣно быть главнокомандующимъ тѣмъ же кор-



Матвъй Евграфовичъ Храповицкій.

(Съ портрета, находящагося въ военной галлерев Зимняго дворца).

**пусомъ**, «со всѣми правами, властію и преимуществами, учрежденіемъ о большой дѣйствующей армін званію главнокомандующаго присвоенными».

Такимъ образомъ императоръ Николай позаботился о своевременномъ уравненіи правъ «отца-командира» съ вновь назначеннымъ главнокомандующимъ дѣйствующей армін, графомъ Дибичемъ. Новому званію, дарованному тогда графу Паскевичу, суждено было оставаться за нимъ безъ перерыва, во все продолженіе послѣдующей службы, до самой кончины его, послѣдовавшей въ 1856 году.

Въ началъ 1829 года едва не произошло новое столкновение съ Персіею: 30-го января (11-го февраля) посланникъ нашъ въ Тегеранъ, безсмертный авторъ «Горе отъ ума», Грибовдовъ, умерщвленъ быль съ большею частію свиты во время возстанія столичной черни 295. Уцёлёль одинъ секретарь посольства, Мальцевъ. Персидское правительство, устрашенное возможными последствіями тегеранской кровавой драмы, въ которой англійскія деньги и наущенія играли немалую роль, сообщило графу Паскевичу, что «всякаго рода возмездіе и наказаніе, согласное съ постановленіями объихъ религій, будетъ исполнено». Завязались переговоры, во время которыхъ графъ Паскевичъ, предостерегая Аббасъ-Мирзу отъ злоупотребленія терпівніемъ россійскаго императора, настаивалъ, вопреки мивнію графа Нессельроде, на присылкв лица царствующаго дома въ С.-Петербургъ съ письмомъ отъ шаха къ государю. Настойчивость графа Паскевича привела къ желаемой цёли; мы избёгли второй войны съ Персіею; союзъ посл'єдней съ Турціею остался только на бумагѣ, и Хозревъ-Мирза, старшій сынъ наслѣдника престола Аббасъ-Мирзы, прибыль въ Тифлисъ. Политика Паскевича восторжествовала надъ трепетною уступчивостью графа Нессельроде, опасавшагося возбудить возможное неудовольствіе Англіи.

Замѣшательства съ Персіею и появленіе чумы въ рядахъ нашихъ войскъ задержали нѣсколько открытіе кампаніи. Тѣмъ не менѣе, 19-го (1-го іюля) и 20-го іюня (2-го іюля) Паскевичъ нанесъ выступившему противъ насъ эрзерумскому сераскиру рѣшительное пораженіе при Каннъ-Лы и Милидюзѣ; сераскиръ бѣжалъ, Гачки-паша взятъ въ плѣнъ, а 27-го іюня (9-го іюля), въ день Полтавской битвы, Эрзерумъ былъ занятъ русскими войсками. Сераскиръ съ четырьмя пашами сдался въ плѣнъ, и стотысячное городское населеніе безмолвно приняло побѣдителей. Такимъ образомъ намѣренія турокъ возвратить себѣ области, утраченныя въ прошлогоднюю кампанію, привели только Порту къ новымъ потерямъ и пораженіямъ, между тѣмъ какъ блескъ русскаго оружія въ Азіи возсіялъ съ новой силой.

#### II.

Съ самаго воцаренія императора Николая на очереди стояль вопросъ о коронованіи его, какъ польскаго короля. Сначала обороть, принятый судомъ надъ членами польскихъ тайныхъ обществъ, а затѣмъ и война 1828 года, препятствовали императору посѣтить Варшаву и осуществить 45-й параграфъ конституціи, дарованной королевству Александромъ І-мъ, который гласилъ: «Всѣ наши преемники въ королевствъ Польскомъ обязаны короновать себя королями польскими въ столицѣ по обряду, ко-



Князь Дмитрій Ивановичъ Лобановъ-Ростовскій. (Съ портрета, принадлежащаго князю А. Б. Лобанову-Ростовскому).

торый мы установимъ, и они будутъ приносить слѣдующую присягу: «Я клянусь и обѣщаю передъ Богомъ и на Евангеліи поддерживать и всею моею властью побуждать къ выполненію конституціонной хартіп» <sup>296</sup>.

Ръшивъ этотъ вопросъ принципіально, императоръ Александръ не установилъ, однако, въ теченіе цълыхъ десяти лътъ ни способа коронованія, ни подробностей предначертаннаго имъ обряда; для преемника его остался такимъ образомъ въ силъ одинъ 45-й параграфъ конституціи.

Когда, въ 1826 году, возникъ вопросъ о коронаціи въ Варшавѣ, то разсказывали, что будто бы императоръ Николай замѣтилъ князю Кса-

верію Францовичу Друцкому-Любецкому: «Понимаю, что, короновавшись уже императоромъ русскимъ, мнѣ надо еще короноваться и королемъ польскимъ, потому что этого требуетъ ваша конституція, но не вижу, почему такая коронація должна быть непремѣнно въ Варшавѣ, а не въ С.-Петербургѣ или Москвѣ: въ конституціи сказано глухо, что этотъ обрядъ совершается въ столицѣ».

«— Такъ точно, — отвъчалъ Любецкій въ шутку, — и нѣтъ ничего легче, какъ исполнить вашу волю: стоитъ только объявить, что конституція, въ которой это постановлено, распространяется и на русскія ваши столицы».

Но, переходя отъ анекдотпческаго міра къ міру д'виствительному, нужно сказать, что истинныя воззр'внія императора Николая на этотъ вопросъ сл'єдуетъ искать въ письмахъ его къ цесаревичу Константину Павловичу; въ нихъ государь высказалъ вполн'є откровенно, какъ онъ смотр'єль на политическій актъ, совершеніе котораго ему предстояло въ Варшав'є.

Еще задолго до московской коронаціи императоръ Николай поручиль О. П. Опочинину спросить мижніе цесаревича относительно варшавской коронаціи. 24-го мая (5-го іюня) 1826 года Константинъ Павловичь писаль государю, что онь о коронаціи не въ состояніи высказать никакого мижнія, такъ какъ со стороны императора Александра вопрось не быль рѣшень; затѣмъ цесаревичь испрашиваль разрѣшенія посовѣтоваться съ Новосильцевымь <sup>297</sup>. Государь изъявиль свое согласіе, прибавивъ: «Я очень желаю, чтобы это могло произойти съ возможно меньшими церемоніями, и въ остальномъ полагаюсь на васъ; что касается духовной церемоніи, то само собою разумѣется, что это совершенно невозможно» <sup>298</sup>... «чѣмъ меньше будетъ шутовства, тѣмъ это будетъ лучше для меня (le moins il y aura de farces, le mieux cela vaudra pour moi)» <sup>299</sup>.

Записка, выработанная Новосильцевымъ, въ которой предлагалось разыграть церемонію на Вольскомъ полѣ, не была одобрена императоромъ Николаемъ, сдѣлавшимъ контръ-предложеніе:

«Я заранѣе принесъ присягу, требуемую закономъ; я далъ ее по собственному побужденію и добровольно, какъ лучшій залогь искренности моихъ намѣреній въ отношеніи польскихъ подданныхъ императора и короля; поэтому я считаю себя выполнившимъ въ отношеніи ихъ все то, что статья хартіи представляетъ для меня обязательнаго по части формы; что же касается способа коронованія, то всякая церемонія, которую мнѣ заблагоразсудится избрать, будетъ имѣть силу закона; такимъ образомъ, если я созову чрезвычайный сеймъ и повторю присягу, уже данную мною народу, и если затѣмъ, въ завершеніе, предпишу отслужить по римскому обряду благодарственное молебствіе на открытомъ полѣ, чтобы избѣжать этого въ соборѣ и имѣть возможность

произвести службу въ присутствіи войскъ, — всего сказаннаго довольно, какъ мив думается; если же прибавить еще торжественный въвздъ и обычныя празднества въ городв, то оно хватитъ съ меня, вашего беднаго брата. Вотъ откровенное изложеніе моей мысли для васъ, которую я вамъ представляю» зоо.

Когда политическій процессъ надъ членами польскихъ тайныхъ обществъ, «сеtte éternelle et odieuse affaire», — какъ называль его императоръ Николай, — наконецъ кончился, то государь сообщилъ цесаревичу, что онъ пріёдетъ въ Варшаву, «дабы не оставаться вѣчно чуждымъ странѣ, въ которой я не могу быть отвѣтственнымъ за что бы то ни было, такъ какъ я едва знаю ее и еще менѣе знаю лицъ, дѣйствующихъ тамъ моимъ именемъ, и, конечно, ужъ не желаніе отсутствовало у меня для сего» 301.

Когда императоръ Николай отказался отъ личнаго участія во второй турецкой кампанін, ничто уже не могло болье препятствовать ему назначить, въ мав 1829 года, намыченную съ самаго воцаренія коронацію въ Варшавь.

Готовясь къ отъёзду въ польскую столицу, императоръ Николай обратился къ брату съ слёдующими трогательными строками:

«Прошу позволенія выразить вамъ чистосердечное и горячее желаніе найти васъ въ Варшавѣ тѣмъ же по отношенію ко мнѣ, какъ и въ прошломъ: превосходнымъ братомъ и безупречнымъ другомъ (excellent frère et parfait ami); будьте снисходительны ко мнѣ и поймите всю затруднительность моего положенія, единственнаго въ мірѣ (unique au monde) и болѣе труднаго тамъ, возлѣ васъ, въ мѣстѣ вашего обычнаго пребыванія, чѣмъ каково оно уже всюду въ другихъ мѣстахъ. Пусть ваша снисходительная дружба будетъ моимъ руководителемъ и моею поддержкою, чтобы я могъ черпать въ ней бодрость, и чтобы я нашелъ въ ней поощреніе, въ которомъ часто нуждаюсь, когда мой духъ слабѣетъ подъ тяжестью заботъ. Я надѣюсь на Бога; Онъ знаетъ мон добрыя намѣренія; они чисты, такъ какъ это—намѣренія брата, посвятившаго вамъ свое существованіе; Онъ вдохновитъ также и васъ» 302.

Незадолго до отъезда императора Николая религіозная сторона коронаціи въ Варшавѣ снова была затронута въ его перепискѣ съ цесаревичемъ. Великій князь въ самыхъ рѣшительныхъ выраженіяхъ настанвалъ на необходимости для государя присутствовать на молебствіи въ католическомъ соборѣ, между тѣмъ какъ Николай Павловичъ полагалъ возможнымъ ограничиться молебствіемъ во дворцѣ. Константинъ Павловичъ сопровождалъ свои доводы слѣдующими разсужденіями:

«Богъ призваль васъ царить надъ народомъ другой вѣры, чѣмъ ваша; поэтому вамъ слѣдуетъ защищать ее, уважать и поддерживать, а не подвергать ее, такъ сказать, съ вашей стороны запрещенію (de

votre index). Вамъ не предоставлено, какъ кому бы то ни было другому, вмѣшиваться въ споры; оставьте людямъ ихъ вѣрованія, отъ этого они не будутъ менѣе вѣрны и признательны вамъ; помимо того молебствіе не таинство, вы будете тамъ въ качествѣ присутствующаго. Вотъ мое мнѣніе, и я не могу измѣнить его» 303.

Императоръ Николай покорился желанію цесаревича и согласился на молебствіе въ католическомъ соборѣ, разъ оно со стороны брата признано было необходимымъ (dès que vous le trouvez opportun).

Въ Россіи извѣстіе о предстоявшей варшавской коронаціи не было встрѣчено съ сочувствіемъ; говорили, что не было примѣра, чтобъ два раза короновались цари, а особенно въ покоренныхъ царствахъ; въ самомъ торжествѣ усматривали умаленіе императорскаго достоинства и негодовали, что помазанника Божія коснется рука нечестивца. «Слухъ о коронаціи оживилъ новыми надеждами жителей возвращенныхъ отъ Польши губерній и не порадовалъ русскихъ», замѣчаетъ генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ въ своихъ запискахъ 304.

25-го апрѣля (7-го мая) императоръ Николай въ сопровожденіи великаго князя Михаила Павловича отправился изъ Царскаго Села въ Динабургъ, гдѣ по прибытіи немедленно занялся осмотромъ укрѣпленій. 29-го апрѣля (11-го мая) сюда прибыла императрица Александра Өеодоровна съ наслѣдникомъ Александромъ Николаевичемъ. При наслѣдникѣ находились генералъ Мердеръ и В. А. Жуковскій. Изъ Динабурга императрица съ сыномъ продолжали свой путь прямо на Варшаву, а государь посѣтилъ еще Вильно, Гродно и Бѣлостокъ. По свидѣтельству Бенкендорфа, «повсюду происходили представленія, парады и осмотры общественныхъ учрежденій, что значитъ, что мы ничего не видѣли. Отчасти это составляло цѣль государя, который опасался видѣть то, чего онъ не желалъ бы видѣть; нужно было пріѣхать въ Варшаву довольнымъ, и такъ оно и случилось» зоб.

Вывхавъ изъ Динабурга, государь слѣдовалъ безостановочно до Бѣлостока, гдѣ былъ первый ночлегъ. Затѣмъ императоръ Николай съ генералъ-адъютантомъ Бенкендорфомъ направился къ Тыкочину, расположенному на границѣ имперіи съ королевствомъ.

«Хотя я не видаль этихъ мѣстъ съ войны 1806 и 1807 годовъ,—пишетъ Бенкендорфъ въ своихъ запискахъ, — однако не сомнѣвался, что тотчасъ узнаю мѣстности, изъѣзженныя мною верхомъ, съ небольшимъ за двадцать лѣтъ, во всѣхъ направленіяхъ, и даже увѣрялъ государя, что объясню ему на дорогѣ всѣ позиціи, сраженія и марши нашихъ войскъ. Каково же было мое удивленіе, когда съ самаго выѣзда изъ Бѣлостока насъ, вмѣсто тогдашнихъ сыпучихъ песковъ и бездонныхъ болотъ, повезли по чудесному шоссе. Точно также измѣниласъ мѣстность передъ Тыкочиномъ; самое мѣстечко приняло видъ опрят-

### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

ности и довольства. Все преобразилось; край самый бѣдный и самый грязный въ мірѣ, чуждый всякой промышленности, былъ превращенть, какъ бы волшебствомъ, въ страну богатую, чистую и просвѣщенную. Роскошныя почтовыя дороги, опрятные города, обработанныя поля, фабрики, общее благосостояніе, наконецъ, все, чего мудрое и отеческое



Князь Алексъй Алексъевичъ Долгоруковъ.

(Съ портрета, приложеннаго къ "Опыту біографій генераль-прокуроровъ и министровь юстиціи").

правительство можеть достигнуть развѣ послѣ полувѣковыхъ усилій, было сдѣлано императоромъ Александромъ въ пятнадцать лѣтъ. Самай закоренѣлая неблагодарность молодыхъ польскихъ патріотовъ вынуждена была очевидностью воздать дань истинѣ и сознаться, что покойный императоръ пересоздаль эту часть Польши.

«На пол'я сраженія близь Пултуска я не могь въ разговор'я съ государемъ не перенестить воображениемъ къ тому, что было двадцать три года тому назадъ, и что съ тѣхъ поръ произошло. Тогда Наполеонъ торжествовалъ въ Варшавѣ и угрожалъ Россіи; поляки предавались мечтамъ о своемъ возрожденіи, а наши войска, отступавшія къ своимъ гранипамъ, находились въ состояніи полнаго унынія и изнеможенія. А теперь? Наполеонъ уже давно перешелъ въ область исторіи; Парижъ видъль наши побъдоносныя знамена; поляки же — русскіе подданные, обязанные своимъ благосостояніемъ единственно великодушію русскаго императора, а я-въ коляскъ возлъ могущественнаго преемника этого государя, короля той же самой Польши, гдф въ то время я воеваль для защиты собственныхъ нашихъ границъ. Мы философствовали объ этихъ міровыхъ переворотахъ до самой той минуты, пока не остановились на городской площади для принятія назначеннаго для встрічи государя почетнаго караула. Спустя нѣсколько минутъ, прівхала императрица съ наследникомъ, и мы, переночевавъ въ Пултуске, на другой день все вмѣстѣ отправились въ Варшаву».

4-го (16-го) мая, цесаревичь ожидаль императора Николая въ загородномь дворцѣ князя Понятовскаго, Яблонѣ. Сюда же прибыла княгиня Ловичь, и оба брата съ своими супругами провели здѣсь вмѣстѣ остатокъ дня; свиданіе отличалось самой сердечной другъ къ другу пріязнію. Великій князь Михаилъ Павловичъ находился также здѣсь.

На следующій день, 5-го (17-го) мая, въ воскресенье, долженъ быль произойти торжественный въдздъ императора въ Варшаву. Шествіе при звонт колоколовъ и громт пушекъ началось отъ пражской заставы, среди войскъ, разставленныхъ по пути шпалерами; прекраснъйшая погода благопріятствовала блеску церемоніи. По словамъ очевидца, въ ту минуту, какъ государь со всею свитою провхалъ на мостъ, лошадь цесаревича Константина Павловича вдругъ повернула назадъ и, несмотря на вев усилія всадника, не захотвла ему повиноваться. Взбішенный великій князь долженъ быль сойти съ нея и слідовать по мосту и отчасти по городу пѣшкомъ, пока привели заводную лошадь взамѣнъ той, которая теперь заупрямилась такъ некстати. Командуя парадомъ и следуя за государемъ съ опущенною шпагою, цесаревичъ отъ этой непріятной случайности потеряль все удовольствіе, которое онъ ощущаль при представленіи своихъ блестящихъ польскихъ войскъ. Черты лица его совершенно измѣнились, и привычные къ вспышкамъ его гнѣва подчиненные легко могли угадать, что ихъ ожидаетъ. Эта нечаянная случайность, какъ она ни была маловажна сама по себѣ, набросила облако на все торжество и болѣе или менѣе всѣхъ поразила.

По разсказу того же очевидца, войско и народъ встрѣчали государя радостными кликами; дамы у оконъ и на балконахъ махали платками

и казались въ восторгѣ отъ красоты императора, отъ безподобнаго личика его сына, отъ привѣтливыхъ поклоновъ и всей очаровательной осанки императрицы; однимъ словомъ, глазъ самый наблюдательный не открылъ бы въ варшавской встрѣчѣ ничего, кромѣ радости и привязанности къ своему монарху народа. «Таковъ сей послѣдній намъ представился; таковъ онъ былъ и въ сущности, по крайней мѣрѣ, относительно массы», пишетъ Бенкендорфъ.

Примасъ, окруженный духовенствомъ столицы, ожидалъ ихъ величества на паперти церкви францискановъ. Государь остановился и, выслушавъ молитвы, принялъ тутъ святую воду, къ общему удовольствію присутствовавшихъ.

Сойдя съ лошади у входа въ королевскій замокъ, императоръ Николай остановился, чтобы подождать императрицу. Княгиня Ловичъ и знатнѣйшія польскія дамы встрѣтили свою королеву внизу лѣстницы. Во дворцѣ ожидали государя сенатъ и главныя начальствующія лица. Затѣмъ ихъ величества присутствовали еще при молебствіи въ грекороссійской церкви замка.

Послѣ обѣда государь пошелъ къ цесаревичу въ Брюлевскій дворецъ пѣшкомъ, объ руку съ императрицею, одинъ, безъ всякаго конвоя или свиты. Этотъ знакъ довѣрія и эта простота очаровали всѣхъ жителей; единодушные виваты долго сопровождали августѣйшую чету по улицѣ.

На слѣдующее утро, 6-го (18-го) мая, императоръ Николай присутствоваль у развода на Саксонской площади; несмѣтная толпа ожидала тамъ прибытія государя. Цесаревичъ Константинъ Павловичъ старался подавать собою примѣръ почтительности и усердія. У развода онъ суетился, какъ бы простой генералъ, устрашенный высочайшимъ присутствіемъ; при церемоніальномъ маршѣ становился самъ на правый флангъ и при второмъ проходѣ войскъ шелъ въ замкѣ, съ карманною книжкою въ рукѣ, для отмѣтки тутъ же высочайшихъ приказаній.

Послѣ развода главнокомандующій польской арміи, цесаревичь, представиль государю въ залахъ замка генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ. Представленіе сенаторовъ, нунціевъ и депутатовъ послѣдовало тогда же. На другой день военные чины представились императрицѣ, при чемъ наслѣдникъ Александръ Николаевичъ находился предъ корпусомъ офицеровъ 1-го Конно-Егерскаго его имени полка.

Въ слѣдующіе затѣмъ дни до коронаціи неизбѣжные разводы повторялись ежедневно, а 9-го (21-го) мая состоялся большой парадъ и смотръ войскамъ, собраннымъ въ Варшавѣ.

11-го (23-го) мая герольды, предводимые церемоніймейстеромъ и сопровождаемые отрядами гвардейскаго польскаго егерскаго полка, разъвзжая по улицамъ Варшавы, возвѣщали народу предстоявшее коронованіе ихъ величествъ. Въ воскресенье, 12-го (24-го) мая, совершился обрядъ коронованія въ королевскомъ замкѣ, въ залѣ сената. На одномъ концѣ ея воздвигнутъ былъ тронъ, а посреди залы возвышался крестъ. Послѣ того какъ архіепископъ примасъ произнесъ молитву, государь возложилъ на себя императорскую корону, надѣлъ порфиру, украсилъ цѣпью ордена Бѣлаго Орла императрицу и принялъ въ руки державу и скипетръ. Когда же затѣмъ, по принесеніи присяги монархомъ, примасъ провозгласилъ троекратно: «Vivat rex in aeternum», присутствовавшіе сенаторы, нунціи и депутаты воеводствъ не повторили этихъ установленныхъ обычаемъ словъ; говорили, что ихъ объ этомъ не предупредили. «Эта черта, по мнѣнію одного польскаго историка, свидѣтельствовала о холодности, которую противоставили предупредительности Николая, и соединеніе всѣхъ симптомовъ не оставляло никакого сомнѣнія какъ насчетъ настоящаго, такъ и насчетъ будущаго: разрывъ между поляками и династіей въ духовномъ отношеніи совершился» зоб.

По прочтеніи примасомъ молитвы за короля и благоденствіе его державы, ихъ величества въ коронахъ и порфирахъ, а государь съ скипетромъ и державою въ рукахъ, сопровождаемые августѣйшими братьями его, великимъ княземъ наслѣдникомъ, княгинею Ловичъ и всѣми присутствовавшими при коронаціи сенаторами, нунціями и депутатами шествовали въ соборъ св. Іоанна, гдѣ восиѣтъ былъ благодарственный молебенъ.

«Въ соборѣ, —пишетъ генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ, —подъ древними сводами котораго столько королей воспринимали корону и столько поколѣній поклонялись своимъ владыкамъ, поляками не могло не овладѣть нѣкоторое самодовольство, при видѣ потомка Петра Великаго, отдающаго почесть вѣроисповѣданію ихъ края, и католическое духовенство не могло не ощущать страннаго чувства, вознося молитвы о возведенномъ на престолъ православномъ королѣ. На насъ, напротивъ, все это произвело какое-то тягостное впечатлѣніе, какъ бы предзнаменовавшее ту неблагодарность, которою этотъ легкомысленный и тщеславный народъ отплатитъ со временемъ за довѣріе и честь, оказанныя ему русскимъ императоромъ. Возвратившись во внутреннія комнаты замка, государь послалъ за мною. При видѣ моего духовнаго смущенія онъ не скрылъ и своего. Онъ принесъ присягу съ чистыми помыслами и съ твердою рѣшимостью свято ее соблюдать. Рыцарское его сердце всегда чуждалось всякой затаенной мысли» зот.

Сами поляки признають теперь, что императоръ Николай не нарушилъ принятыхъ имъ на себя обязательствъ, какъ конституціоннаго короля Польши. «Онъ сдѣлалъ это къ тому же съ полною предупредительностью, предоставляя полякамъ прекрасный случай загладить ихъ ошибки и съ своей стороны набросить на прошлое покровъ забвенія.









Арсеній Андреевичъ Закревскій. (Съ литографіи Смирнова, сдёланной съ портрета Ранделя).

Онъ, сдѣлавшійся впослѣдствіи столь неумолимо суровымъ въ отнотеніи поляковъ, тогда прилагаль всѣ усилія лично понравиться имъ, вызвать славныя воспоминанія польской исторіи и превозносить во всеуслышаніе свой титулъ короля польскаго» <sup>308</sup>.

Но всѣ эти старанія не принесли желаемыхъ плодовъ и оказались напрасными. Въ то самое время, когда Варшава, повидимому, ликовала, и все принимало обликъ преданности и восторга, существовалъ заговоръ, имѣвшій цѣлью путемъ злодѣянія разорвать на вѣчныя времена связь и единеніе между Польшею и Россіею. Но Провидѣніе спасло Польшу отъ подобнаго позора; между заговорщиками произошелъ разладъ, колебаніе, и на этотъ разъ твореніе Александра І-го уцѣлѣло отъ гибели.

Между тѣмъ балы, иллюминаціи, смотры, разводы и народныя увеселенія не прерывались и шли своимъ чередомъ.

16-го (28-го) мая устроено было для народа угощеніе на Уяздовскомъ полѣ. Государь съ императрицею изъ особой бесѣдки, украшенной цвѣтами, надъ куполомъ которой возвышался польскій орелъ, любовались зрѣлищемъ увеселенія народа. Затѣмъ императрица въ экипажѣ, а государь верхомъ, со свитою, объѣхали всю площадь; на ста длинныхъ столахъ, накрытыхъ скатертями, разставлены были кушанья всякаго рода, а напитки разливались подлѣ столовъ и били фонтанами.

При оцѣнкѣ событій, разыгравшихся въ Варшавѣ до революція 1830 года, исторія должна принять во вниманіе особенное, вполнѣ исключительное положеніе, въ которое судьба поставила императора Николая относительно своего старшаго брата; стѣсненія, налагаемыя этими отношеніями, должны были вліять на свободу рѣшеній и дѣйствій государя, когда она касалась предѣловъ власти, предоставленной цесаревичу еще въ царствованіе императора Александра въ королевствѣ и въ прилегавшихъ русскихъ губерніяхъ.

По наружности между обоими братьями царствовало полнѣйшее согласіе, и Николай Павловичь прилагаль всѣ силы, чтобы его поддерживать и ничѣмъ не поколебать. Но при всемъ томъ пребываніе государя въ Варшавѣ тяготило цесаревича, привыкшаго въ продолженіе почти пятнадцати лѣтъ не нести иныхъ обязанностей, кромѣ тѣхъ, которыя онъ самъ на себя налагалъ, и повелѣвать, какъ первое лицо, тогда какъ теперь ему приходилось, по крайней мѣрѣ, внѣшнимъ образомъ подавать примѣръ покорности. Очевидцы упоминаютъ о тогдашней его «humeur massacrante». Сознавая прекрасно, что не одинъ голосъ поднимется противъ его самовластнаго образа дѣйствій и противъ его произвольной, часто переходящей всякую мѣру строгости, онъ страшился проницательнаго взгляда своего брата. Ближайшіе изъ наперсниковъ цесаревича также опасались подпасть заслуженной отвѣтственности, между тѣмъ какъ

поляки разсчитывали на измѣненіе установленнаго образа управленія и въ особенности надѣялись увидѣть ограниченіе власти великаго князя. Бенкендорфъ разсказываетъ, что, когда во время торжественнаго обѣда ему пришлось сидѣть между нунціями, они жаловались ему на нестернимую грубость цесаревича и превозносили привѣтливость новаго ихъ короля, увѣряя, что они охотно отдали бы послѣднему свою конституціонную хартію со всѣми ея привилегіями, лишь бы онъ управляль ими непосредственно, какъ управляєть Россіею зоо.

Вся эта ненормальная обстановка крайне смущала и затрудняла императора Николая. Избрать средній путь между двумя крайними теченіями представлялось невозможнымъ: надо было или поссориться съ старшимъ братомъ, котораго самъ онъ нѣкогда призналъ своимъ монархомъ, но уступившимъ ему престолъ, или же, отдавая предпочтеніе братскимъ связямъ передъ благосостояніемъ края, уронить себя въ глазахъ своихъ польскихъ подданныхъ. Николай Павловичъ сумѣлъ, конечно, лишь временно выйти изъ этого двусмысленнаго положенія благородною твердостію въ отклоненіи разныхъ желаній своего брата и тою внимательностію, съ которою онъ занялся дѣлами по управленію королевства.

Любопытно указать здёсь, какимъ образомъ отразилось коронованіе императора въ Варшавѣ на настроеніи умовъ жителей австрійскихъ владѣній. Въ Венгріи стало замѣтно нѣкоторое возбужденіе умовъ, и въ большихъ собраніяхъ часто провозглашались тосты въ честь короля польскаго Николая, при чемъ памятовали Владислава, короля венгерскаго и польскаго, погибшаго, сражаясь за христіанство, и чествовали его преемниковъ; между словаками также замѣчался большой энтузіазмъ зіо.

«Зд'єсь я вполн'є доволенъ вс'ємъ, и войска д'єйствительно безподобны», писалъ императоръ Николай графу Дибичу изъ Варшавы <sup>311</sup>.

По полученіи этого милостиваго отзыва государя, графъ Дибичъ отвѣтилъ слѣдующими нравоучительными разсужденіями:

«Дай Богъ, чтобы удовольствіе, испытанное вашимъ императорскимъ величествомъ въ Варшавѣ, оставалось всегда прочнымъ и неизмѣннымъ. Я убѣжденъ въ этомъ, поскольку это касается превосходной польской арміи; но вслѣдствіе частыхъ сношеній, которыя мнѣ пришлось имѣть, я хорошо и съ различныхъ сторонъ знаю самый народъ и увѣренъ, что онъ тоже надѣленъ превосходными качествами, но въ обращеніи съ нимъ болѣе, чѣмъ въ отношеніи ко всякому другому народу, необходимо совмѣщать постоянно великодушное благородство съ большою твердостію и даже строгостію; особенно же надо остерегаться попасть въ западню, благодаря кажущемуся прямодушію высшихъ классовъ, являющемуся слѣдствіемъ громадной власти, присущей въ этой странѣ полу, который здѣсь еще болѣе, нежели въ другихъ странахъ, помимо всѣхъ своихъ прекрасныхъ качествъ, надѣленъ чѣмъ-то въ родѣ рыцарскаго духа,

#### ГЛАВА ІПЕСТАЯ

якобы народнаго, весьма мало похожаго, однако, на духъ рыцаря безъ страха и упрека. Простите миѣ, государь, если я осмѣлился включить въ мое письмо эти разсужденія, но переживаемое время представляется миѣ слишкомъ важнымъ, чтобы не высказать вамъ всего того, что внушаетъ миѣ мое сердце» <sup>312</sup>.

«Я вполнѣ раздѣляю ваше мнѣніе насчеть поляковъ» <sup>313</sup>, отвѣтиль пмператоръ Николай по прочтеніи письма графа Дибича.

### III.

19-го (31-го) мая въ Варшаву прибыль принцъ прусскій Вплыгельмъ; онъ привезъ извѣстіе, что король прусскій по болѣзни долженъ отказаться отъ поѣздки въ Силезію, гдѣ намѣчено было свиданіе съ государемъ и его семействомъ въ Сибилленортѣ. Императоръ Николай въ ту же минуту рѣшился, безъ всякаго предувѣдомленія, лично отправиться въ Берлинъ, чтобы навѣстить августѣйшаго своего тестя, и, какъ сказано въ офиціальныхъ извѣстіяхъ того времени: «для изъявленія симъ его величеству новаго доказательства нѣжныхъ своихъ чувствованій къ нему».

Императрица Александра Өеодоровна съ наслѣдникомъ выѣхала изъ Варшавы въ Берлинъ 21-го мая (2-го іюня), а государь, неожиданно для всёхъ, отправился въ путь 22-го мая (3-го іюня). При немъ находились только генераль-адъютанть Бенкендорфъ и графъ Орловъ. Въ Гринбергъ Николай Павловичъ встрътился съ императрицею. Во Франкфуртъ на Одеръ наслъдный принцъ прусскій съ братьями поджидали сестру и вдругъ, къ величайшей радости и удивленію, увидёли и государя. Не меньшую радость испыталь король Фридрихь-Вильгельмъ III, (6-го іюня) встр'ятилъ среди своей семьи неожиданнаго гостя. «В'ясть объ этомъ вскорт достигла Верлина, — пишетъ Бенкендорфъ, — и весь городъ поднялся на ноги и побъжаль ко дворцу; всё поздравляли другъ друга, кричали и толинлись на улицахъ; казалось, Пруссію посфтило какое-то неожиданное счастіе. Дів ствительно, народное самолюбіе было польщено и появленіемъ русскаго монарха, и нѣжною предупредительностью его къ королю, столь любимому своимъ народомъ. Общій кликъ радости прив'єтствоваль короля, императора и императрицу, при входѣ ихъ во дворецъ, и перешелъ почти въ неистовый вопль, когда король показался на балконт, держа за руку своего маленькаго внука, наслѣдника русскаго престола. Остановившись въ первую минуту въ гостиницѣ, я могъ, въ моей роли неизвѣстнаго зрителя, вполнѣ судить о радостномъ чувствѣ, объявшемъ всѣхъ жителей города до ниж-

## ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Графъ Егоръ Францовичъ Канкринъ. (Съ литографіи Мишелиса, едъланной съ портрета Крюгера).

нихъ слоевъ. Потомъ, когда пригласили меня перейти изъ гостиницы въ отведенное во дворцѣ помѣщеніе, я, пробираясь сквозь толиу пѣшкомъ, снова убѣдился въ томъ же самомъ. Это было такое наслажденіе, которымъ одинаково могли гордиться и русскіе и пруссаки» 314.

Пребываніе пиператора Николая въ Берлинѣ ознаменовано было тотчасъ большимъ парадомъ «Подъ Липами», передъ малымъ королевскимъ дворцомъ. Фридрихъ-Вильгельмъ съ обнаженною шпагою ѣхалъ подлѣ государя и, ставъ во главѣ войскъ, провелъ ихъ мимо своего августѣйшаго зятя. На другой день состоялся еще особый смотръ потсдамскаго гарнизона.

«Что сказать вамъ о томъ, что происходить здѣсь? — писаль государь къ цесаревичу: — что мы были приняты съ той сердечностью, съ тѣмъ добродушіемъ, которыя отличаютъ здѣсь всѣхъ (nous avons été reçus avec cette cordìalité, cette bonhomie qui caractérise tout le monde ici), что и не подозрѣвали о моемъ пріѣздѣ, и что король чуть не упаль отъ удивленія, увидавъ меня позади себя! Онъ неизмѣнно превосходенъ, но онъ страдаетъ и, по своему обыкновенію, нисколько не бережетъ себя» 315.

Въ это время въ Берлинѣ готовились къ встрѣчѣ невѣсты принца Впльгельма, принцессы Саксенъ-Веймарской Августы, дочери великой княгини Маріи Павловны и слѣдовательно племянницы императора Николая. Бракосочетаніе состоялось 29-го мая (10-го іюня) 1829 года.

Дипломатическій корпусъ приглашенъ быль также къ этому торжеству; когда же онъ собрался въ капеллѣ вмѣстѣ съ прусскими сановниками, сюда явился министръ двора князь Волконскій и во всеуслышаніе пригласилъ французскаго посла, графа Агу (comte Agout), послѣдовать за нимъ въ кабинетъ къ императору Николаю, желавшему съ нимъ бесѣдовать.

Государь въ разговорѣ съ посломъ передалъ ему свое намъреніе продолжать войну съ Турціей соотв'єтственно темъ началамъ, которыя были высказаны имъ въ своемъ манифестъ; что онъ ръшилъ, въ случат, если войнѣ не суждено кончиться во время кампаніи настоящаго 1829 года, предпринять третью, четвертую, пятую и т. д.; что онъ сожалветь о необходимости пролить столько крови и принести столько жертвъ изъза малозначащихъ, повидимому, причинъ, но что честь и достоинство его имперіи, равно какъ личное положеніе его, какъ преемника императора Александра, не позволяють ему отклониться отъ принятаго непоколебимаго решенія; поэтому, если, съ одной стороны, онъ не можеть положить оружія, докол'я ціль, высказанная въ его манифесті, останется не выполненною, то, съ другой стороны, онъ также ненарушимо исполнитъ все объщанное въ манифестъ, а именно, по окончаніи борьбы, отказываясь отъ всякихъ завоеваній, будетъ довольствоваться псключительно однимъ вознагражденіемъ за военныя издержки, которое будетъ ликвидировано особою комиссіей. Подобное принятое на себя добровольно обязательство даетъ союзнымъ съ нимъ монархамъ, а вмъстъ съ тъмъ и всей Европ'я, гарантію въ его будущемъ образ'я д'яйствій. Все это, сказалъ императоръ послу, сообщается ему для донесенія королю; вмістѣ съ тѣмъ государь изъявилъ сожалѣніе объ отсутствіи англійскаго посла, которому онъ сообщилъ бы то же самое. Все это онъ не намѣренъ скрывать ни отъ кого, а всего менте отъ своего врага, султана 316.

Независимо отъ этого разговора съ французскимъ посломъ, императоръ Николай поручилъ еще генералъ-адъютанту Бенкендорфу переговорить объ этомъ дѣлѣ съ прусскимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, графомъ Бернсторфомъ, который, по болѣзни, не могъ принять участія въ придворныхъ торжествахъ. Министръ этотъ, повидимому, чрезвычайно опасался послѣдствій честолюбивыхъ видовъ императора Николая, которые иностранные кабинеты не переставали упорно приписывать государю.

Бестдуя съ министромъ и перечисливъ причины, вызвавшія войну съ Портой, неизбёжность которой предвидёль еще императоръ Александръ, всегда столь умфренный въ своихъ требованіяхъ, Бенкендорфъ развиль старанія его преемника къ сохраненію мира, высказанныя имъ при Аккерманскихъ переговорахъ. Затъмъ Бенкендорфъ указалъ ему, что настойчивость императора Неколая продолжать начатую войну съ усугубленною энергіею слідуеть приписать проискамь европейскихь кабинетовь и надеждамъ, которыя они подаютъ Турціи на ихъ посредничество; что если кампанія нынёшняго года не увёнчается полнымъ успёхомъ, то на следующій годь государь снова лично станеть во главе ссоихь войскь, за которыми, въ случав нужды, последуеть вся Россія, готовая всёмъ пожертвовать для славы нашего оружія; что Европа своими интригами понудить насъ дойти до Константинополя и сама вызоветь паденіе Турціи, тогда какъ сохраненіе ея входить въ обоюдные наши интересы: что если, напротивъ, кабинеты, вмѣсто ободренія султана къ борьбѣ съ Россіею и объщанія ему или помощи, или посредничества, постараются убъдить его въ безсиліи Порты и въ необходимости просить того мира, который предложень ему быль императоромь Николаемь еще при переходь нашихъ войскъ черезъ Дунай, то они тотчасъ увидять готовность нашу предложить честныя условія и довольствоваться тіми гарантіями, какихъ необходимо требуютъ наша торговля и обезпечение нашихъ азіатскихъ границъ.

— Но вы вѣрно оставите за собою, по крайней мѣрѣ, Молдавію и Валахію? — возразиль Бернсторфъ.

Импровизированный дипломать отвъчаль министру, что намъ нътъ въ нихъ ни малъйшей надобности, и что ему надлежало бы имъть болъе довърія къ слову нашего императора, объявившаго передъ войною, что онъ начинаеть ее не для завоеваній. Въ заключеніе Бенкендорфъ сказаль, что прибытіе императора Николая въ Берлинъ даеть прусскому кабинету поводъ принять на себя въ восточномъ вопрост роль миротворца. «Тестю, — сказаль онт, — прилично завести въ Константинополь ръчь о миръ, въ качествъ услуги и своему зятю, котораго умъренныя и справедливыя требованія ему вполнт взвъстны, и доброму своему союзнику — султану. Такая миссія, не имъя вида посредничества и способствуя къ увеличенію славы Пруссіи, привела бы, по всей втроятности, къ послъдствіямъ, одинаково полезнымъ и для Турціи, и для Россіи, и для всей Европы, желающей сохраненія мира».

Высказанная Бенкендорфомъ мысль понравилась министру. Объщаясь тотчасъ довести ее до свъдънія короля, онъ прибавилъ, что въритъ въ искренность словъ своего собесъдника и въ желаніе императора Николая окончить дружественно эту борьбу, столь опасную для политическаго равновъсія Европы.

Всѣ эти переговоры привели къ тому, что, по соглашенію императора Николая съ королемъ, рѣшено было немедленно отправить въ Константинополь съ мирными совѣтами Мюфлинга, а пока сохранить данное ему порученіе въ величайшей тайнѣ. Въ то время, когда остановились на этомъ рѣшеніи въ Берлинѣ, никто не подозрѣвалъ, что на Востокѣ произошли важныя событія, которыя дѣлали излишнимъ дипломатическое вмѣшательство Пруссін, создавъ совершенно новую для насъ политическую обстановку.

Последній день пребыванія императора Николая въ Берлине, 31-е мая (12-е іюня), ознаменованъ былъ слідующимъ событіемъ. Государь, король и великій князь наслідникъ отправились верхомъ черезъ Бранденбургскія ворота на смотръ уланскаго полка, коего шефомъ наименованъ быль тогда наследникъ. По прибыти къ полку, король объявилъ о семъ назначенін командиру полка и представиль его новому шефу. Въ изъявленіе благодарности великаго князя Александра Николаевича, читаемъ мы въ «Русскомъ Инвалидъ» того времени, «должная почтительность къ августъйшему дъду соединилась съ непритворною радостію, свойственною его возрасту. Сей случай произвель самое сильное впечатлуние во всёхъ собравшихся зрителяхъ, и самъ король былъ видимо тронутъ. Полкъ привътствовалъ новаго своего шефа продолжительными восклицаніями «ура», кои были повторяемы всёмъ народомъ. Юный князь, обнаживъ шпагу, принялъ команду надъ полкомъ и повелъ оный мимо короля, пмператора и императрицы съ ловкостію и непринужденностію, восхитившими всёхъ присутствующихъ. Его императорское высочество ввель полкъ въ городъ и самъ проводилъ штандартъ во дворецъ» <sup>317</sup>.

31-го мая (12-го іюня), ночью императоръ Николай отправился въ обратный путь въ Варшаву. Императрица Александра Өеодоровна осталась еще на ивкоторое время въ Берлинв.

Шестидневное пребываніе въ прусской столицѣ было для государя, какъ пишетъ Бенкендорфъ, отдохновеніемъ и истинною отрадою. Въ офпціальныхъ же современныхъ извѣстіяхъ разсказъ объ этомъ пребываніи сопровождался слѣдующими разсужденіями: «Сіе кратковременное его тамъ пребываніе надолго останется въ памяти. На многіе годы оставить оно воспоминаніе о непоколебимой дружбѣ и о самомъ искреннемъ союзѣ, заключенномъ между императоромъ Александромъ и королемъ прусскимъ, о союзѣ, который утвержденъ взаимнымъ уваженіемъ двухъ народовъ въ продолженіе знаменитой общей брани и увѣковѣченъ узами

# ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

родства между августъйшими домами, конмъ Провидъніе поручило судьбу сихъ народовъ».

Влизъ Бреславля, въ маленькомъ замкѣ Сибилленортъ (Sybillenort), императоръ Николай въ 9 часовъ утра сдѣлалъ смотръ кирасирскому



Заключеніе мира въ Туркманчаѣ 10-го февраля 1828 года. (Съ рѣдкой литографіп Бегрова, едѣланной съ картины Машкова).

полку своего имени, явившемуся сюда по повелѣнію короля. Государь въ мундирѣ этого полка, пишетъ Бенкендорфъ, училь его цѣлый часъ и командовалъ на нѣмецкомъ языкѣ, по прусскому воинскому уставу, ни разу не ошибаясь, какъ будто бы всю жизнь только этимъ и занимался. Полкъ и всѣ зрители не могли довольно ему надпвиться и

нарадоваться. Потомъ императоръ провелъ полкъ церемоніальнымъ маршемъ передъ корпуснымъ командиромъ Цитеномъ и, пригласивъ всёхъ офицеровъ къ обёденному своему столу, пожаловалъ нёкоторымъ изъ нихъ ордена, а нижнихъ чиновъ щедро наградилъ червонцами.

### IV.

При въёздё въ царство Польское императоръ Николай остановился въ Калишё для осмотра въ этомъ городё кадетскаго корпуса и одной бригады конно-егерской дивизіи. Здёсь его встрётили цесаревичъ Константинъ Павловичъ и великій князь Михаилъ Павловичъ. Затёмъ, во время дальнёйшаго пути, государь сдёлалъ еще смотръ войскамъ, расположеннымъ въ Ловичё, и 4-го (16-го) іюня возвратился въ Варшаву. 6-го (18-го) іюня сюда же прибылъ изъ Берлина наслёдникъ Александръ Николаевичъ.

Въ это время года войска польской арміи собирались обыкновенно въ учебный лагерь подъ Варшавой, такъ что цесаревичу представился наконецъ случай показать государю различныя части ея, доведенныя многолѣтними стараніями до рѣдкой степени совершенства, какъ въ выправкѣ, такъ и въ строевомъ обученіи. Удовольствіе, испытанное императоромъ Николаемъ видомъ столь превосходныхъ войскъ, было еще усилено полученіемъ радостнаго извѣстія изъ арміи, дѣйствовавшей на Балканскомъ полуостровѣ. 7-го (19-го) іюня изъ главной квартиры арміи прибылъ адъютантъ главнокомандующаго, капитанъ князъ Трубецкой, съ извѣстіемъ о блестящей побѣдѣ, одержанной графомъ Дибичемъ надъ верховнымъ визиремъ, 30-го мая (11-го іюня), при Кулевчѣ.

Въ письмѣ къ главнокомандующему князь Трубецкой писалъ:

«Было бы трудно описать впечатльніе, произведенное на императора извъстіемъ, съ которымъ вамъ угодно было послать меня. На верху радости, или, върнъе, счастія, онъ осыпалъ меня поцълуями, бросился на кольни, чтобы поблагодарить Бога, и тотчасъ же поздравилъ меня своимъ флигель-адъютантомъ и полковникомъ—двъ милости, которыхъ я никоимъ образомъ не ожидалъ одновременно. Затъмъ, не давъ миъ времени опомниться, онъ, такъ сказать, увлекъ меня на свои дрожки, чтобы отправиться сообщить эту пріятную новость великому князю Константину; я прибавилъ на словахъ все то, что зналъ изъ подробностей, касающихся какъ этого дня, такъ и всего нашего движенія отъ Силистріи. Императоръ не уставалъ слушать и проявлять свое крайнее удовольствіе относительно всего случившагося; особенно дълало его счастливымъ нахожденіе артиллеріи верховнаго визиря въ нашихъ рукахъ. Вечеромъ въ день моего прівзда императоръ снова призвалъ

меня къ себѣ въ кабинетъ и, пригласивъ меня пить съ нимъ вмѣстѣ чай, около двухъ часовъ разговаривалъ со мною наединѣ о томъ, какъ вообще у насъ обстоитъ дѣло» <sup>318</sup>.

Радостное чувство, овладѣвшее императоромъ Николаемъ при полученіи извѣстія о побѣдѣ 30-го мая, является естественнымъ послѣдствіемъ нерѣшительнаго исхода кампанія 1828 года. Въ Вѣнѣ и въ Лондонѣ раздавались зловѣщія предсказанія насчетъ дальнѣйшихъ неудачъ, ожидавшихъ Россію въ ея борьбѣ съ Портой; по мнѣнію однихъ, война должна была затянуться на многіе годы, по мнѣнію другихъ, русскимъ войскамъ предстояло неминуемое пораженіе и во второмъ походѣ; не было также недостатка въ злорадныхъ насмѣшкахъ надъ позорнымъ уныніемъ, будто бы овладѣвшимъ Россіею. И что же оказалось въ дѣйствительности: получается вдругъ пзвѣстіе, что армія верховнаго визиря разбита, даже разсѣяна, утратила свою артиллерію, и что движеніе русской арміи за Балканы можетъ отнынѣ входить въ расчеты ея главнокомандующаго зія.

Императоръ Николай повелёлъ отпраздновать Кулевчинскую побёду торжественнымъ молебствіемъ въ лагерё при Повонзкахъ. Оно состоялось 9-го (21-го) іюня подъ двумя палатками, изъ которыхъ одна предназначалась для православнаго, а другая для римско-католическаго богослуженія. По окончаніи молебствія, во время пушечной пальбы, государь самъ первый закричалъ «ура», повторенное за нимъ десятками тысячъ голосовъ, къ большому неудовольствію цесаревича, очень не жаловавшаго подобной демонстраціи и даже самаго слова «ура». Затѣмъ войска проходили церемоніальнымъ маршемъ. Въ строю было болѣе 30.000 человѣкъ. Послѣ парада трофеи, знамена и штандарты, отбитые у турокъ, возимы были по лагерю и по улицамъ Варшавы, подъ прикрытіемъ эскадрона польскихъ гвардейскихъ конноегерей и потомъ поставлены въ придворной греко-россійской церкви.

Въ тотъ же день императоръ Николай инсалъ графу Дибичу:

«Да будетъ Господь тысячекратъ благословенъ, и да вознаградитъ Онъ васъ, любезный другъ, въ будущей жизни за ту выдающуюся услугу, которую вы оказали нашему отечеству! Вамъ извѣстны чувства, питаемыя мною къ вамъ, и вы знаете также то довѣріе, которое я имѣю къ вашимъ чувствамъ; я счастливъ, что вы доказали всему міру, что довѣріе мое къ вамъ было справедливо. Примите мою сердечную и душевную благодарность. Отнынѣ имя ваше начертано безсмертными строками въ лѣтописяхъ славы нашей арміп! Радость здѣсь была большая: вся армія подъ ружьемъ и подъ моею командою присутствовала при молебнѣ, который мы отслужили сегодня по утру, при громѣ залновъ всей артиллеріи и въ присутствіи всей Варшавы. Георгій 2-й степени васъ украситъ; сдѣлайте такъ, чтобы я могъ перемѣнить его на

первую степень, и никто тому не будеть радоваться болье меня. Что же касается возможности попытки противъ Шумлы, то я предпочитаю сомнъваться въ ней, чьмъ обольщать себя напрасною надеждою; впрочемь я увъренъ, что вы не захотите терять плодовъ побъды, рискуя войсками безъ увъренности въ успъхъ. Шумла—полезный придатокъ, но не необходимый, между тъмъ какъ приготовленія къ переходу черезъ Балканы представляютъ цъль, которую вы всегда должны имъть передъ глазами, и къ достиженію которой вамъ слъдуетъ направить всъ ваши усилія. Я сдълаю все, что возможно, чтобы облегчить вамъ успъхъ предпріятія» 320.

Генералъ-адъютантъ баронъ Толь, «храбрый и достойный помощникъ» главнокомандующаго, какъ его называетъ императоръ Николай въ томъ же письмѣ къ Дибичу, возведенъ былъ за Кулевчу въ графское достоинство.

Поздравляя графа Дибича съ одержанной побѣдой, генералъ-адъютантъ Адлербергъ писалъ ему изъ Варшавы одновременно съ государемъ:

«Ваши таланты, ваша настойчивость, ваша твердость, ваша предпріпмчивая рішительность не могли быть подвержены сомнінію, такъ какъ множество фактовъ подтверждали ихъ; но счастіе могло вамъ не благопріятствовать; вы только что доказали міру, что со всыми выдающимися качествами, составляющими отличительное свойство генерала, вы соединяете еще ту столь необходимую особенность, то счастіе, которое создаеть великаго полководца. Армія, Россія, императорь нуждались въ побъдъ, чтобы занять въ глазахъ завистливой Европы ихъ прежнее положение ръшительнаго превосходства; вы сами нуждались въ ней, чтобы заставить замолчать зависть и интригу; вы блестящимъ образомъ достигли этой двойной цёли; побёдивъ визиря, уничтоживъ его армію, вы тімъ самымъ поразили вашихъ враговъ и враговъ государства, тайныхъ и явныхъ. Еще разъ поздравляя васъ съ этимъ успѣхомъ, поздравляю также и себя и всѣхъ добромыслящихъ людей! Да благословить Небо и впредь ваши усилія и даруеть вамь возможность присоединить къ чуднымъ побъднымъ лаврамъ не менъе славные лавры миротворца. Я не буду пытаться описать вамъ радость императора; она отв'вчаетъ важности событія, вызвавшаго ее, она на уровн'я его любви къ счастью и славъ его народа и его армін, его милостивой дружбы, его безграничнаго довѣрія къ вамъ» 321.

Во время пребыванія императора Николая въ Варшавѣ онъ получилъ также донесенія о дѣйствіяхъ Черноморскаго флота, одно радостное, а другое печальное.

Адмиралъ Грейгъ донесъ рапортомъ о подвигѣ брига «Меркурія», выдержавшаго 14-го (26-го) мая трехчасовое сраженіе съ двумя ли-

## ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

нейными турецкими кораблями въ виду всего непріятельскаго флота, неожиданно появившагося въ Черномъ морѣ. Командиръ брига, капитанъ-лейтенантъ Козарскій, приказалъ прибить флагъ къ мачтѣ, чтобы ни въ какомъ случаѣ не могло быть рѣчи о сдачѣ, офицеры же поклялись, что тотъ изъ нихъ, который останется въ живыхъ, воспламенитъ крюйтъ-камору пистолетомъ. Императоръ Николай написалъ на рапортѣ Грейга:

«Капитанъ-лейтенанта Козарскаго произвести въ капитаны 2-го ранга, дать Георгія 4-го класса, назначить въ флигель-адъютанты съ оставле-



Входъ въ Наваринскую бухту. (Съ рисунка Вебера).

ніемъ при прежней должности и въ гербъ прибавить пистолеть. Всѣхъ офицеровъ въ слѣдующіе чины, и у кого нѣтъ Владимира съ бантомъ, то таковой дать. Штурманскому офицеру сверхъ чина дать Георгія 4-го класса. Всѣмъ нижнимъ чинамъ знаки отличія военнаго ордена и всѣмъ офицерамъ и нижнимъ чинамъ двойное жалованье въ пожизненный пенсіонъ. На бригъ «Меркурій» георгіевскій флагъ».

Одновременно съ донесеніемъ о блистательномъ подвигѣ брига «Меркурія», мужественно вступившаго въ бой, предпочитая очевидную гибель безчестію илѣна, получено было извѣстіе о позорной сдачѣ фрегата «Рафаилъ», командиръ котораго, капитанъ 2-го ранга Стройнп-ковъ, спустилъ флагъ при встрѣчѣ съ турецкимъ флотомъ.

Графъ Мольтке пишетъ: «Капуданъ-паша захватилъ призъ, самъ не вѣдая, какимъ образомъ это случилось; Аллахъ въ сущности послалъ ему даръ во снѣ. Но, тѣмъ не менѣе, эта добыча причинила туркамъ большую радость, возбудивъ въ народонаселеніи неосновательныя надежды. Фрегатъ «Рафаилъ» привели съ торжествомъ въ Константинополь».

4-го (16-го) іюня императоръ Николай подписаль въ Варшавѣ указъ на имя адмирала Грейга объ учрежденіи подъ его предсѣдательствомъ комиссіи для разбора обстоятельствъ, побудившихъ Стройникова къ сдачѣ фрегата. Указъ заканчивался словами: «Уповая на помощь Всевышняго, пребываю въ надеждѣ, что неустрашимый флотъ Черноморскій, горя желаніемъ смыть безславіе фрегата «Рафаилъ», не оставитъ его въ рукахъ непріятеля. Но, когда онъ будетъ возвращенъ во власть нашу, то, почитая фрегатъ сей впредь недостойнымъ носить флагъ Россійскій и служить наряду съ прочими судами нашего флота, повелѣваю вамъ предать оный огню».

Повельніе пиператора Николая исполнено было въ точности, почти 25 льть спустя, вице-адмираломъ Нахимовымъ во время Синопскаго боя 1853 года. Фрегать «Рафаиль», названный турками «Фазли-Аллахъ» (данный Богомъ), зажженъ быль во время сраженія выстрылами съ нашего флагманскаго корабля «Императрица Марія» и взлетыль на воздухъ въ виду русской эскадры.

Ободренный одержаннымъ нечаяннымъ усивхомъ, капуданъ-паша рвшился вторично выйти въ море, 24-го мая (4-го іюня), намвреваясь атаковать Сизополь. Послв десятидневнаго илаванія турецкій флотъ показался въ виду Сизополя, но, не сдвлавъ ни одного выстрвла, столь же неожиданно возвратился въ Босфоръ. Съ этого времени адмираль Грейгъ блокировалъ со своимъ флотомъ Босфоръ, въ то время какъ вице-адмиралъ, графъ Гейденъ, блокировалъ Дарданеллы; они прервали по обоимъ проливамъ подвозъ жизненныхъ припасовъ къ столицв, захватили множество призовъ и безпокоили прибрежье. Что же касается капудана-паши, то, опасаясь утратить пріобрвтенные лавры въ случав новыхъ предпріятій, онъ по совершеніи прогулки въ Сизополь болве не покидалъ занятаго обезпеченнаго рейда.

Намфреваясь произвести смотръ войскамъ гвардейскаго корпуса, расположеннымъ лагеремъ въ Тульчинѣ, императоръ Николай выѣхалъ пзъ Варшавы 13-го (25-го) іюня, вечеромъ. По пути слѣдованія предназначены были еще смотры въ Красноставѣ, Замосцѣ и Луцѣѣ, въ присутствіи цесаревича Константина Павловича.

Во время продзда въ Красноставъ императоръ Николай имфлъ встрфчу, которая не осталась безъ вліянія на последующія событія въ Польше.

За станцію до Пулавъ, по разсказу Бенкендорфа, къ государю явился какой-то человѣкъ во фракѣ съ приглашеніемъ отъ княгини Чарторижской, матери князя Адама, остановиться у нея въ Пулавскомъ замкѣ. «Такой странный образъ приглашенія, — пишетъ Бенкендорфъ, — побудилъ государя къ отказу, выраженному впрочемъ въ вѣжливыхъ формахъ. Противъ самыхъ Пулавъ надо было переѣзжать черезъ Вислу на поромѣ. Мы увидѣли, что на противоположномъ берегу стоптъ много людей, и когда переѣхали рѣку, то княгиня сама подошла повторить государю свое приглашеніе. Государь, стоя, несмотря на паляшіе лучи



Битва при Наваринѣ. (Съ рисунка тушью того времени. Изъ собранія П. Я. Дашкова).

солнца, безъ фуражки, извинялся тѣмъ, что не можетъ медлить въ пути, такъ какъ цесаревичъ ожидаетъ его на ночлегѣ. Старуха, которая имѣла видъ настоящей сказочной вѣдьмы, продолжала настаивать и на повторенный отказъ сказала: «Ахъ! вы меня жестоко огорчили, и я не прощу вамъ этого вовѣкъ». Государь поклонился и уѣхалъ».

По мивнію ивкоторыхъ современниковъ, эта случайная встрвча императора Николая съ княгинею Чарторижскою имвла нагубныя последствія, ускоривъ развязку польскихъ двлъ въ революціонномъ смыслів.

Послѣ смотра въ Красноставѣ государь направился въ Замосцъ, гдѣ онъ съ особеннымъ вниманіемъ ознакомился также съ крѣпостными сооруженіями, а затѣмъ въ Луцкѣ осмотрѣлъ собранную здѣсь 25-ю

пъхотную дивизію отдъльнаго Литовскаго корпуса. Здѣсь цесаревичъ простился съ его величествомъ.

Послѣ отъѣзда государя изъ Варшавы генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ въ письмѣ къ графу Дибичу высказалъ слѣдующія заключенія по поводу польскихъ дѣлъ:

«Благодаря Богу и самообладанію императора надъ самимъ собою, все кончилось благополучно, и оба августѣйшіе брата разстались крайне довольные одинъ другимъ. Поляки въ востортѣ отъ своего короля и преисполнены довѣрія къ его мудрости. Увѣряю васъ, что невозможно быть болѣе разсудительными, чѣмъ они, и болѣе покорными волѣ Провидѣнія, подчинившаго ихъ военному вліянію великаго князи. Теперь, дорогой графъ, я видѣлъ собственными глазами и буду вѣритъ лишь своимъ глазамъ. Польскія русскія провинціи заслуживаютъ еще большаго сожалѣнія; нѣтъ прибѣжища, нѣтъ конституціи, которыя можно было бы противопоставить волѣ военнаго начальника. Всѣ надѣются и съ покорностью выжидаютъ повелѣній императора» 322.

Пзъ Луцка императоръ Николай проёхалъ, не останавливаясь, до Тульчина, гдѣ нашелъ 19-го іюня (1-го іюля) свою палатку, раскинутую въ лагерѣ гвардейскаго корпуса, расположенномъ среди прекрасной мѣстности близъ бывшей главной квартиры второй арміи. По разсказу Бенкендорфа: «войско было въ восхищеніи, что увидѣло государя, онъ тоже былъ чрезвычайно радъ тому, что снова находился посреди своей гвардіи, въ которой зналъ не только всѣхъ генераловъ и офицеровъ, но и многихъ изъ нижнихъ чиновъ. Государь любовался своимъ войскомъ и на общихъ парадахъ, и на частныхъ смотрахъ, и на маневрахъ, и остался имъ вполнѣ доволенъ. Гвардейскій корпусъ былъ опять такъ же хорошъ, какъ и при выступленіи изъ Петербурга. Слѣды утомленія отъ похода и военныхъ потерь совершенно исчезли: здоровый и бодрый видъ людей и лошадей не оставлялъ ничего желать».

Разставшись съ гвардіею, императоръ Николай направился черезъ Бѣлую Церковь въ Кіевъ, въ которомъ онъ не былъ съ 1816 года, когда впервые посѣтилъ этотъ городъ, будучи еще великимъ княземъ. 23-го іюня (5-го іюля), въ девятомъ часу вечера, государь съ дороги прямо подъѣхалъ къ Печерской лаврѣ, гдѣ ожидали его митрополитъ Евгеній съ духовенствомъ и всею монастырскою братіей. Множество богомольцевъ, въ эту пору года стекавшихся въ Кіевъ, наполняло всю монастырскую ограду; древній соборъ переполненъ былъ народомъ, военными и гражданскими чиновниками, городскими дамами. Выйдя изъ лавры, государь взялъ къ себѣ въ коляску находившагося здѣсь главно-командующаго первою арміею, фельдмаршала графа Сакена, и отвезъ его въ занимаемую имъ квартиру, а потомъ уже поѣхалъ въ домъ военнаго губернатора въ Липкахъ, предназначенный для помѣщенія державнаго гостя.



Адмиралъ Кодрингтонъ. (Съ литографіи начала прошлаго столътія).

На слѣдующій день, утромъ, здѣсь представлялись государю генералы и полковые командиры расположенныхъ въ Кіевѣ войскъ, гражданскіе чиновники, купечество и др., а затѣмъ его величество слушалъ въ Софійскомъ соборѣ литургію и прикладывался къ мощамъ. Изъ собора государь направился въ лавру для поклоненія почивающимъ въ пещерахъ угодникамъ. Въ 4 часа изъ Тульчина прибылъ великій князь Михаилъ Павловичъ, а въ 6 часовъ вечера происходилъ смотръ войскамъ.

25-то іюня (7-то іюля), въ день рожденія императора Николая, получено было отъ графа Дпбича извѣстіе о покореніи крѣпости Силистріи, которая 18-го (30-го) іюня сдалась на капитуляцію генералу Красовскому. Силистрія взята была безъ штурма; осадными работами руководилъ генералъ-майоръ Шильдеръ, который благополучно довель крѣпость до сдачи однѣми лопатами. Побѣдителю достались 220 орудій, 80 знаменъ, флотилія и гарнизонъ въ 10.000 человѣкъ. Послѣ развода государь слушалъ обѣдню въ Андреевской церкви, а въ часъ пополудни присутствовалъ въ Софійскомъ соборѣ на благодарственномъ, по поводу взятія Сплистрін, молебнѣ, совершенномъ митрополитомъ Евгеніемъ.

Изъ наградъ, пожалованныхъ за покореніе Силистріи, отмѣтимъ слѣдующія: графъ Дпбичъ назначенъ былъ шефомъ Черниговскаго полка, генералъ Красовскій награжденъ орденомъ св. Владимира первой степени, а генералъ Шильдеръ орденомъ св. Георгія 3-го класса.

26-го іюня (8-го іюля), государь осматриваль крѣпостныя работы, производившіяся плѣпными турками; при этомъ онъ даль повелѣніе избрать изъ нихъ 200 человѣкъ старшихъ и семейныхъ и отпустить ихъ въ Турцію. Въ тотъ же день государь послѣ обѣда выѣхалъ въ Козелецъ.

Генераль-адъютантъ Бенкендорфъ, неразлучный спутникъ императора Николая, во время путешествія 1829 года, пишеть въ своихъ запискахъ по поводу высочайшаго пребыванія въ Кіевѣ, что, кромѣ важиванияхь городскихь церквей, государь осмотрёль также общественныя заведенія, арсеналь и крыпостныя сооруженія. «На всь эти осмотры, при которыхъ отдавались многія приказанія объ исправленіяхъ и улучшеніяхъ, ему при обычной его д'ятельности довольно было двухъ дней, хотя въ то же время онъ нисколько не задерживалъ текущихъ дёлъ; курьеры, ежедневно прівзжавшіе, въ продолженіе высочайшаго путешествія, изъ Петербурга или изъ арміи, были отправляемы обратно въ ту же ночь. Государь ложился спать не раньше трехъ часовъ утра, чтобы только порешить и отослать все безъ изъятія поступившія бумаги. Такимъ образомъ, доклады государственнаго совъта, комитета министровъ, министерствъ: иностранныхъ дълъ, военнаго и финансовъ, и начальниковъ армій возвращались точно такъ же безъ замедленія, какъ бы государь проживаль въ Петербургѣ, свободно располагая своимъ временемъ. Кромѣ того, онъ находилъ время ежедневно писать подробныя письма къ императрицѣ, прочитывать донесенія о здоровьѣ и ходѣ уроковъ его дѣтей, перелистывать газеты и часто даже пробетать вновь появлявшіяся въ печати книги на русскомъ и французскомъ языкахъ».

Во время пребыванія въ Козельцѣ государь дѣлалъ смотры 2-му резервному кавалерійскому корпусу и черезъ Черниговъ прибылъ 30-го іюня (12-го іюля) въ крѣность Бобруйскъ. Здѣсь императоръ Николай,

какъ бывшій генераль-инспекторь, съ особеннымъ винмаціемъ осматриваль крѣпостныя сооруженія. Едва выйдя изъ коляски, онъ тотчасъ пошель по работамъ, хотѣлъ все видѣть собственными глазами, вникнуть лично во всѣ подробности, все обсудить и всему дать дальнѣйшее направленіе. Подобно тому, какъ въ Кіевѣ, здѣсь также работали плѣнные турки; государь явился среди занимаемаго ими лагеря совершенно одинъ и возвратилъ многимъ свободу. Въ Бобруйскъ къ этому времени доставлено было великое множество турецкихъ знаменъ; государь помѣстилъ часть изъ нихъ въ бобруйскій крѣпостной соборъ, въ память своего здѣсь пребыванія, а прочія отосланы были въ Петербургъ.

Императоръ Николай вспомнилъ въ Бобруйскѣ заслуги своего бывшаго ближайшаго сотрудника по управленію инженернымъ корпусомъ (съ 1818 по 1825 годъ) и вмѣстѣ съ тѣмъ основателя этой крѣпости инженеръ-генерала Оппермана: 16-го (28-го) іюля 1829 года государь подписаль въ Бобруйскѣ рескриптъ на его имя, по которому генералъ Опперманъ возведенъ былъ въ графское достопиство, «за долговременное неутомимо-дѣятельное и полезное служеніе».

Пробывъ въ Бобруйскѣ три дня, императоръ Николай, направивъ свой дальнѣйшій путь черезъ Могилевъ, Витебскъ, Великія Луки и Старую Руссу, прибылъ 11-го (23-го) іюля вечеромъ въ Царское Село. На другой день государь съ наслѣдникомъ и великими княжнами пере-ѣхалъ въ Петергофъ.

13-го (25-го) іюля въ Красномъ Селѣ въ присутствіи государя состоялся парадъ расположеннымъ здѣсь въ лагерѣ войскамъ. Военноилѣнные турецкіе офицеры, одинъ двухъ-бунчужный паша и двѣнадцать 
бимъ-башей были приглашены на парадъ. Имъ даны были лошади, 
осѣдланныя по-турецки, и вообще оказаны, какъ сообщалось въ современныхъ печатныхъ извѣстіяхъ, «всѣ учтивости, съ коими обходятся у насъ съ обезоруженными плѣнными непріятелями. Турки въ 
полной мѣрѣ чувствовали отличіе, имъ оказанное таковымъ пріемомъ 
при самомъ монархѣ всероссійскомъ. Но какою радостію были они поражены, когда послѣ развода, бывшаго въ лагерѣ, его императорское величество изволилъ подойти къ нимъ и объявить, что онъ даруетъ имъ 
свободу; что они могутъ возвратиться на свою родину, и что уже повелѣлъ снабдить ихъ какъ деньгами, такъ и всѣмъ нужнымъ для совершенія столь дальняго путешествія».

Въ тотъ же день императоръ Николай снова сѣлъ въ дорожную коляску съ генералъ-адъютантомъ Бенкендорфомъ и скакалъ навстрѣчу императрицѣ, возвращавшейся изъ Берлина; государь имѣлъ радость встрѣтиться съ нею за двѣ станціи отъ Нарвы. 16-го (28-го) іюля ихъ величества прибыли въ Петербургъ къ молебствію въ Казанскомъ соборѣ, назначенному по случаю побѣдъ, одержанныхъ графомъ Дибичемъ при

Кулевчѣ и графомъ Паскевичемъ при Милидюзѣ. Послѣ молебствія ихъ величества отправились въ Елагинскій дворецъ <sup>323</sup>.

Этимъ завершились путешествія императора Николая въ 1829 году, продолжавшіяся безъ перерыва почти три м'єсяца <sup>324</sup>.

Пока готовились громадной важности событія на Балканскомъ полуостровѣ и въ Азін, въ Петербургъ прибылъ персидскій принцъ Хозревъ-Мирза, который долженъ былъ исходатайствовать у подножія царскаго престола прощеніе въ убійствѣ нашего посланника въ Тегеранѣ.

Выше уже было упомянуто, что Аббасъ-Мпрза прислалъ въ Тифлисъ своего сына Хозревъ-Мпрзу. Но онъ явился къ главнокомандующему скорѣе, какъ аманатъ, чѣмъ какъ посланникъ; принцъ не былъ снабженъ письмомъ шаха къ государю и не имѣлъ даже денегъ для дальнѣйшаго путешествія. Графъ Наскевичъ распорядился тогда по-своему и разсѣкъ гордіевъ узелъ, отправивъ безъ дальнѣйшихъ переговоровъ Хозревъ-Мпрзу въ Петербургъ и увѣдомивъ Аббасъ-Мпрзу о сдѣланномъ распоряженіи. Шахъ спохватился еще во-время и немедленно отправилъ курьера съ письмомъ къ государю, исполненнымъ смиреннѣйшихъ извиненій. Этотъ курьеръ догналъ Хозревъ-Мпрзу въ Новгородѣ, и такимъ образомъ рѣшительный образъ дѣйствій Паскевича привелъ къ желаемой цѣли.

10-го (22-го) августа состоялась торжественная аудіенція персидскаго принца въ Зимнемъ дворцъ. По разсказу генералъ-адъютанта Бенкендорфа:

«Государственные сановники, дворъ, свита государева, генералы и офицеры гвардін и городскія дамы были собраны въ Георгіевскую залу Зимняго дворца, обставленную дворцовыми гренадерами, и размѣщены по обѣимъ ея сторонамъ, а государь съ императрицею стали на ступеняхъ, ведущихъ къ трону. Оберъ-церемоніймейстеръ ввелъ молодого принца съ его свитою и послѣ трехъ поклоновъ тому, котораго онъ прибылъ умолять о пощадѣ именемъ своего дѣда, Хозревъ-Мирза прочелъ свою рѣчь съ видимымъ для всѣхъ волненіемъ, внушеннымъ ему и ея цѣлью и высокимъ кругомъ предстоявшихъ слушателей. Отвѣтъ нашъ, написанный въ самыхъ дружественныхъ и успокоительныхъ выраженіяхъ, былъ прочитанъ вице-канцлеромъ графомъ Нессельроде <sup>325</sup>.

«По волѣ государя приложено было все стараніе сдѣлать персидскому принцу пріятнымъ пребываніе его въ Петербургѣ. Его окружили всевозможнымъ почетомъ, разнообразными развлеченіями и самою нѣжною предупредительностью со стороны двора, даже ввели въ тѣснѣйшій кругъ императорскаго дома. Его возили по всѣмъ общественнымъ заведеніямъ, театрамъ, кадетскимъ корпусамъ, приглашали на разводы и на маленькіе маневры въ окрестностяхъ Царскаго Села; наконецъ, осыпали вмѣстѣ съ чинами его свиты подарками, достойными его высокаго сана и того монарха, отъ котораго они жаловались.

## ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ



Графъ Логгинъ Петровичъ Гейденъ. (Съ портрега масляными красками, принадлежащаго Е. И. В. Ееликому Князю Николаю Михаиловичу).

«Хозревъ-Мирза увхалъ изъ Петербурга въ восторгв отъ сдвланнаго ему прієма и отъ достигнутаго черезъ его прівздъ возобновленія дружественныхъ сношеній между Россією и Персією. Дввиадцать пушекъ, посланныхъ въ даръ Аббасъ-Мирзв еще отъ имени императора Але-

ксандра и взятыхъ у персіянъ съ боя въ продолженіе минувшей войны, были замѣнены равнымъ числомъ орудій превосходнѣйшей отдѣлки и отправлены въ Тавризъ съ прочими подарками для отца принцапосланника».

### V.

Послѣ Кулевчинской побѣды и покоренія Силистріи императору Николаю оставалось ждать перехода русскихъ войскъ черезъ Балканы. «Подготовляйте и торопитесь приготовленіями къ переходу черезъ горы (soignez et pressez les préparatifs du passage des monts)», — писалъ императоръ Николай графу Дибичу еще 21-го іюня (3-го іюля) 1829 года изъ Тульчина. 30-го іюля (11-го августа) извістіе объ этомъ счастливомъ событін обрадовало государя. Переходъ черезъ Балканы совершился благополучно <sup>326</sup>. 5-го (17-го), 6-го (18-го) и 7-го (19-го) іюля, затёмъ съ 11-го (23-го) по 31-е іюля (12-е августа) заняты были Мисемврія, Ахіоло, Бургасъ, Айдосъ, Карнабатъ, Ямболь и Сливно, а въ заключение 8-го (20-го) августа сдался на капитуляцію, безъ выстрѣла Адріанополь. Вследъ затемъ войска наши заняли 9-го (21-го) августа Люле-Бургасъ; Иніада покорена Черноморскимъ флотомъ, Демотика сдалась добровольно, а 26-го августа (7-го сентября) занятъ городъ Эносъ, послѣ чего армія наша вошла въ связь съ находившеюся въ Архипелагъ эскадрою графа Гейдена. Съ этого момента слава графа Дибича, какъ полководца, окончательно утвердилась, а завистники и недоброжелатели его умолкли надолго.

«Любезный другь, съ какою радостью я могу сказать вамъ: спасибо, Забалканскій, — писалъ императоръ Николай графу Дибичу 4-го (16-го) августа: — названіе это принадлежить вамъ по праву, и я дароваль его вамъ отъ всего сердца. Но прежде всего да будетъ тысячекратъ благословенъ Господь за Его столь явное вамъ содъйствіе, признаемъ Его покровительство во всемъ, что случается для насъ счастливаго. Затъмъ примите полную мою благодарность за ваше движеніе, столь же счастливо, сколь искусно соображенное и отлично выполненное храбрыми помощниками вашими. Вы правы, говоря, что теперь время убъдиться, насколько върно судили тъ, которые утверждали, что было бы вполнъ ошибочно упорствовать въ овладъніи Шумлою, между тъмъ какъ настоящимъ предметомъ атаки и цълью движенія представлялись Балканы. Доказательство налицо. Побъда подъ Кулевчею положила всему основаніе, и вы пожинаете ея плоды» 327.

Нъсколькими днями ранъе императоръ Николай, по получении донесенія о взятіи Эрзерума, писалъ 30-го іюля (11-го августа) графу Паскевичу:

### императоръ николай первый



Графъ Петръ Христіановичъ Витгенштейнъ. (Съ гравюры Генриха Доу, едъланной съ портрета, писаннаго его отџомъ).

«Трудно мий вамъ выразить, любезный мой Иванъ Өедоровичъ, съ какимъ душевнымъ удовольствіемъ получилъ я изв'єстія, привезенныя Дадіановымъ и Фелькерзамомъ. Вы все сділали, что можно было только ждать послів продолжительной и трудной кампаніи, и все сділали въ

14 дней; вы вновь прославили имя русское, храброе наше войско, и сами пріобрѣли новую неувядаемую славу; да будетъ награда ваша— первая степень Георгія— памятникомъ для васъ и для войскъ, вами предводительствуемыхъ, славныхъ вашихъ подвиговъ и того уваженія, которое съ искренней дружбой и благодарностію моей навѣки принадлежитъ вамъ. Изъявите всѣмъ мое совершенное удовольствіе и признательность; поведеніе войскъ послѣ побѣды мнѣ столь же пріятно, сколь славнѣйшіе подвиги военные; оно стоитъ побѣдъ вліяніемъ въ пользу нашу... Сего же вечера получилъ я рапортъ Ивана Ивановича изъ Айдоса... вопросъ: чего хочетъ султанъ? Казалось бы, правда, «и этого довольно, но товарищъ Махмудъ упрямъ; зато мои Иванъ Өедоровичъ и Иванъ Пвановичъ его прошколятъ досыта».

Извѣстія изъ дѣйствующихъ армій крайне запаздывали. Когда начался Забалканскій походъ, императоръ Николай оставался въ невѣдѣніи о ходѣ операцій въ продолженіе четырнадцати дней. Донесеніе же о занятіи Адріанополя пришло въ С.-Петербургъ лишь 27-го августа (8-го сентября), послѣ семнадцати тревожныхъ дней, проведенныхъ государемъ въ ожиданіи курьера.

28-го августа (9-го сентября) императоръ Николай писалъ графу Дпбичу Забалканскому:

«Послѣ семнадцати тревожныхъ дней я получилъ вчера, любезный другъ, ваше безподобное письмо, отъ 9-го числа, изъ Адріанополя. Да будетъ тысячекратно благословенъ Богъ за сію новую милость, вы же примите мою живѣйшую и искреннюю признательность за блестящій и прочный результатъ, достигнутый благодаря отличнымъ вашимъ распоряженіямъ и превосходному ихъ выполненію. Имя ваше, любезный другъ, отнынѣ навсегда принадлежитъ исторіи и прославитъ наши военныя лѣтописи... Богъ да наставитъ васъ и поддержитъ въ послѣднихъ трудахъ вашихъ и да сподобитъ васъ сколь возможно скорѣе подписать прекра сный Адріанопольскій миръ» 328.

Послѣ рѣшительныхъ успѣховъ русскаго оружія въ Европѣ и въ Азіп, двухлѣтняя кровавая борьба съ Портою приближалась наконецъ къ вожделѣнной развязкѣ, предвѣщавшей скорый миръ. Предвидя уже съ нѣкотораго времени подобиую развязку, императоръ Николай отправиль въ армію графа Дибича для веденія мирныхъ переговоровъ генераль-адъютанта графа А. Ф. Орлова, «человѣка надежнаго, умнаго и русскаго по имени» 329, и тайнаго совѣтника графа Ф. П. Палена.

Судя по письму графа Дибича къ императору Николаю отъ 9-го (21-го) августа 1829 года, онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи, вступая въ Адріанополь: 12.200 человѣкъ пѣхоты, 4.500 кавалеріи и 100 орудій. Вотъ съ какими скромными силами предстояло Забалканскому принудить турокъ къ миру или же принять крайнія мѣры противъ даль-

### ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

нѣйшаго упорства Порты. Къ этому арпометическому, такъ сказать, элементу данной минуты нужно присоединить еще и нравственный элементь, о которомъ въ то время въ с.-петербургскихъ сферахъ, конечно, не могли составить себѣ яснаго представленія. Между тѣмъ, по свидѣтельству очевидца адріанопольскихъ событій, генерала Михайловскаго-



Графъ Петръ Александровичъ Толстой. (Съ ръдчайшей гравюры Доу).

Данилевскаго <sup>330</sup>, оказывается, что графъ Дибичъ желалъ чрезмѣрно мира, потому что армія наша таяла, какъ ледъ при лучахъ солнца, и отъ невѣроятнаго количества больныхъ, ежедневно умножавшихся, по-явился какой-то духъ унынія въ войскахъ, въ особенности же среди генераловъ, — «унынія, которому подобнаго я еще въ нашей арміи не

видалъ». Приведенное нами свид тельство Данилевскаго не лишено значенія, если припомнить, что онъ прожиль въ арміи всѣ тяжелыя минуты, случавшіяся не разъ во время походовъ 1812, 1813 и 1814 годовъ. Къ тому же приближался сентябрь мёсяцъ, а съ нимъ вмёстё дождливое время года, которое, дёлая дороги окончательно непроходимыми, возбуждало справедливыя опасенія насчеть успѣшнаго хода дальнъйшихъ операцій. Вмъсть съ тэмъ главнокомандующій не терялъ изъ виду, что онъ находился съ горстью людей среди непріятельской земли, имѣя въ тылу Балканы и до 80.000 больныхъ, разбросанныхъ въ разныхъ частяхъ Турціи, изъ которыхъ многіе подверглись чумной заразъ. Неудивительно, что при подобной обстановкъ наши генералы, а во главѣ ихъ даже графъ Толь, мечтали болѣе о мирѣ и скорѣйшемъ возвращеній въ Россію, чёмъ о пріобрётеній новыхъ лавровъ; у всёхъ, даже среди ближайшихъ сотрудниковъ главнокомандующаго, замѣчались признаки какой-то усталости, апатіи, вызванных болізненным состояніемь и лишеніями, сопряженными съ трудностями похода.

Принимая всё изложенныя нами обстоятельства во вниманіе, нельзя удивляться, что появленіе въ Адріанополії 16-го (28-го) августа уполномоченныхъ, присланныхъ султаномъ, преисполнило главную квартиру радостными чувствами <sup>331</sup>. Начатые немедленно переговоры подвигались, однако, не слишкомъ быстро впередъ, послії того какъ турки, оправившись отъ перваго испуга, нісколько осмотрівлись. Чтобы сдівлать ихъ боліве сговорчивыми, графу Дибичу пришлось прибітнуть къ демонстраціямъ и двинуть передовыя силы арміи по направленію къ Константинополю, занявъ пространство отъ Мидіи на Черномъ морії до Родосто на Мраморномъ морії. Разъізды, высылавшіеся изъ Чорлу, доходили до 60 версть къ Царыграду; вмість съ тімъ сдівланы были всії распоряженія къ выступленію главной квартиры въ Люле-Бургасъ.

Мѣры, принятыя графомъ Дибичемъ, устрашили турокъ и привели къ миру. Вечеромъ 29-го августа (11-го сентября) пріѣхалъ курьеръ изъ Константинополя отъ прусскаго посланника Ройе (Royer) съ письмомъ къ главнокомандующему отъ французскаго и англійскаго пословъ при Оттоманской Портѣ (графа Гильемино и Р. Гордона), въ которомъ они увѣдомляли, что въ случаѣ движенія русскихъ войскъ къ Царыграду Порта перестанетъ существовать (dans се cas elle cessera d'exister), и что самое ужасное безначаліе, уничтоживъ власть ея, подвергнетъ безъ защиты самому пагубному жребію христіанъ и мусульманъ Турецкой имперіи <sup>332</sup>.

«Письмо это, — пишетъ Данилевскій, — въ коемъ представители двухъ сильныхъ державъ объявляли торжественно, что Порта проситъ пощады и жребій свой предоставляетъ великодушію побѣдителей, исполнило насъ неописанною радостію. Главнокомандующій столь былъ пораженъ сло-

вами, что въ случат движенія его существованіе Турціи прекращается, что у него изъ глазъ лились ручьи слезъ». Графъ Толь также плакалъ.

Императоръ Николай назвалъ декларацію пословъ: «un certificat de ruine, signé par les ambassadeurs de France et d'Angleterre» <sup>333</sup>.

Заботливое къ намъ участіе европейскихъ дипломатовъ въ Константинополѣ не ограничилось присылкою деклараціи. 30-го августа (11-го сентября) въ Адріанополь лично явился прусскій посланникъ Ройе, котораго турецкое правительство упросило, по причинѣ тѣсныхъ связей, существовавшихъ между берлинскимъ дворомъ и русскимъ, ѣхать въ главную квартиру графа Дибича ходатайствовать о скорѣйшемъ заключеніи мира. На рѣшеніе, принятое Портою, повліяли до нѣкоторой степени переговоры, начатые прибывшимъ въ Константинополь прусскимъ генераломъ Мюфлингомъ; но, съ другой стороны, данное ему, какъ выше упомянуто, дипломатическое порученіе крайне облегчалось успѣхами русскаго оружія 334.

Послѣ нѣкоторыхъ попытокъ со стороны турецкихъ уполномоченныхъ въ Адріанополѣ продолжать оспариваніе предъявленныхъ нами требованій, они наконецъ покорились судьбѣ. 2-го (14-го) сентября 1829 года подписанъ былъ во дворцѣ Эски-Сарай Адріанопольскій мирный договоръ.

Главивития условія этого столь желаннаго мира заключались въ слѣдующемъ. Дарданеллы и Босфоръ открыты навсегда для торговли всѣхъ народовъ безъ изъятія. Безопасность нашей азіатской границы до нѣкоторой степени обезпечена присоединеніемъ къ имперіи крѣпостей: Анапы, Поти, Ахалцыха, Ацхура и Ахалкалаки. Прежніе трактаты съ Портою признаны ею во всей силѣ. Постановлена также уплата Турцією военныхъ издержекъ и убытковъ, понесенныхъ русскими подданными. Права и преимущества Сербіи и княжествъ Молдавіи и Валахіи утверждены, при чемъ Порта обязалась не оставлять за собою на лѣвомъ берегу Дуная ни одного укрѣпленія и не дозволять своимъ мусульманскимъ подданнымъ имѣть тамъ жительство. Греція признана вассальнымъ государствомъ.

Уплата военныхъ издержекъ опредълена была въ десять милліоновъ голландскихъ дукатовъ, а вознагражденіе русскимъ подданнымъ и негоціантамъ въ милліонъ пятьсотъ тысячъ дукатовъ.

Въ день заключенія мира, 2-го (14-го) сентября, главнокомандующій писаль графу Чернышеву:

«Адріанопольскій миръ подписанъ сегодня, семнадцать лѣть спустя послѣ вступленія французовъ въ Москву и пять мѣсяцевъ спустя послѣ выступленія изъ Яссъ главной квартиры второй арміи. Результатъ его — такітит условій, которыми я долженъ быль руководствоваться,

какъ основаніемъ; вся Европа несомнѣнно усмотритъ въ мирѣ избытокъ великодушія со стороны нашего дорогого повелителя въ моментъ, когда ничто не могло бы помѣшать его побѣдоноснымъ арміямъ овладѣть Константинополемъ и Босфоромъ, и когда Порта при посредствѣ иностранныхъ пословъ сознавалась, что она перестанетъ существовать, если мы будемъ продолжать наше движеніе.

«Вы узнаете подробности изъ монхъ донесеній императору и Нессельроде, а сегодня мнѣ невозможно писать вамъ болѣе. Въ настоящемъ случаѣ пруссаки дѣйствовали, какъ истинные и вѣрные друзья; вы можете себѣ представить, что это сдѣлало меня очень счастливымъ» <sup>335</sup>.

### VI.

Въ то время, когда мирные переговоры въ Адріанополів уже приближались къ концу, въ Петербургів не могли еще быть ув'вренными въ ихъ благополучномъ исходів. Нужно было готовиться ко всякимъ случайностямъ. Поэтому императоръ Николай писалъ графу Дибичу 28-го августа (9-го сентября):

«Одобряю во всёхъ отношеніяхъ принятыя вами мёры, но настаиваю, чтобы въ томъ случаё, если переговоры прервутся, вы направили отрядъ войскъ къ Дарданелламъ, дабы быть увёреннымъ, что незваные гости не явились тамъ для вмёшательства и вреда дёламъ нашимъ... Наконецъ, если вы у Дарданеллъ, то положительно откажите въ пропускё всякому иному флоту, кромё нашего. Если же употребятъ силу, вы отвётите пушечными выстрёлами. Но отъ сего да оборонитъ насъ Богъ» 336.

Въ слѣдующемъ письмѣ отъ 1-го (13-го) сентября государь коснулся Константинополя:

«Перейдемъ теперь къ случайностямъ (possibilités), осуществленія которыхъ молю Бога не допустить! Это — увидѣть насъ владыками Константинополя и тѣмъ вызвать, слѣдовательно, исчезновеніе Оттоманской имперіи въ Европѣ. Однако я не хочу оставить васъ безъ нѣкоторыхъ общихъ указаній на случай, если бы дѣйствительно дошло уже до этого. При неуспѣшности переговоровъ слѣдуетъ вамъ немедленно двинуться къ Константинополю, обезпечивъ себя со стороны Дарданеллъ; не обращайте вниманія на ваши недостаточныя численныя силы, онѣ болѣе чѣмъ уравновѣшиваются вашимъ моральнымъ превосходствомъ. Овладѣвъ Константинополемъ, вы будете ожидать новыхъ приказаній, до полученія коихъ вы положительно откажитесь войти въ какіе бы то ни было переговоры, какого рода они бы ни были и съ кѣмъ бы то ни было. Тѣмъ болѣе вы не дозволите никакому иностранному флоту





СВИДАНІЕ ГРАФА ПАСКЕВИЧА СЪ НАСЛЪДНИКОМЪ ПЕРС

Съ ръдкой литографіи І



ГЕСТОЛА, АББАЗЪ-МИРЗОЙ, ВЪ ДЕЙКАРГАНЪ, ВЪ 1828 ГОДУ.



### императоръ николай первый

войти въ Дарданеллы впредь до приказанія... Полученныя мною сегодня утромъ съ курьеромъ извѣстія изъ Лондона положительно утверждаютъ, что англійское министерство совершенно поражено успѣхами нашего оружія до такой степени, что Абердинъ сказалъ нашимъ: ради Бога не обходитесь съ нами по-дибичевски и пощадите нашу честь...



Баронъ Жомини. (Съ литографіи начала прошлаго стол'єтія).

словомъ сказать, это — полное торжество. Богу благодареніе, а вамъ спасибо; это болѣе, чѣмъ всѣ фразы. Но затѣмъ, любезный другъ, теперь болѣе, чѣмъ когда либо, отнесемъ все Богу и да будемъ спокойнѣе, скромнѣе, великодушнѣе и послѣдовательнѣе прежняго; вотъ слава, къ которой я стремлюсь, и да хранитъ меня Господь добиваться

иной, я же увѣренъ, что вы меня понимаете... Итакъ, если все кончено, возвращайтесь, если же нѣтъ, впередъ» <sup>337</sup>.

Въ виду упоминаемыхъ императоромъ Николаемъ случайностей, къ которымъ, безъ сомненія, нужно было быть готовыми, государь учредиль особый секретный комитеть, подъ председательствомъ графа Кочубея, изъ князя А. Н. Голицына, графа П. А. Толстого, графа Нессельроде, Л. В. Дашкова и графа Чернышева. Комитету поручено было выяснить положение Турціи и обсудить вопрось о томъ, какое положеніе должна занять Россія, въ случай паденія Оттоманской Порты. Въ первомъ же засъдании комитета, состоявшемся 4-го (16-го) сентября 1829 года, графъ Нессельроде прочелъ собранію записку, въ которой проведена была мысль о польз'в для Россіи сохранить дальн'вишее существованіе Турцін; по мижнію вице-канцлера, всякій другой порядокъ вещей, которымъ была бы замфиена Турція, не можеть доставить намъ выгодъ, сопряженныхъ съ соседствомъ слабой державы (qu'aucun) ordre de choses que l'on pourrait y substituer, ne saurait balancer pour nous l'avantage d'avoir pour voisin un état faible). Если же паденіе Оттоманской имперіи представляется дізломъ неизбізжнымъ, если существованіе турокъ въ Европ'в должно уступить м'всто новой политической комбинаціи, то графъ Нессельроде полагалъ, что Россія должна пригласить своихъ союзниковъ съ цёлью совмёстнаго обсужденія (à délibérer en commun) этого важнаго вопроса. Намфреваясь рфшить его безъ ихъ участія, въ то самое время, когда ихъ важнфйшіе интересы съ нимъ связаны, значило бы, по мнанію вице-канцлера, нанести самый чувствительный ударъ ихъ чести и взять на себя слишкомъ большую отвътственность. (Vouloir la résoudre sans leur participation, tandis que leurs intérêts les plus puissants s'y rattachent, serait porter l'atteinte la plus sensible à leur honneur, et nous charger nousmêmes d'une trop grave responsabilité).

Комитетъ выслушалъ также записку Д. В. Дашкова, близко знакомаго съ восточными дѣлами. Въ запискѣ его высказывалось убѣжденіе, что политика, поставившая себѣ цѣлью паденіе Турецкой имперіи, не соотвѣтствовала бы истиннымъ выгодамъ Россіи. Теперь, утверждалъ Дашковъ, когда границы имперіи простираются отъ Бѣлаго моря до Дуная и Аракса, отъ Камчатки до Вислы, осталось мало пріобрѣтеній, которыя могли бы ей быть полезными.

Въ этомъ же засъданіи комитета члены его ознакомились, между прочимъ, и съ письмомъ графа Каподистріи къ императору Николаю отъ 18-го (30-го) марта 1828 года. Бывшій русскій министръ предполагалъ въ случат переустройства Балканскаго полуострова обратить Константинополь въ вольный городъ, служащій вмѣстт съ ттыть центромъ конфедераціи пяти вновь образованныхъ балканскихъ госу-

дарствъ, а именно: герцогства или королевства Дакіи (Молдавія и Валахія), королевства Сербіи (Болгарія, Сербія и Боснія), королевства Эпира и, наконецъ, Эллинскаго государства (l'état Hellénique).

Послѣ всесторонняго обсужденія всѣхъ прочитанныхъ записокъ комитетъ пришелъ единогласно къ слѣдующему рѣшенію:

- 1) Выгоды, представляемыя сохраненіемъ Оттоманской имперіи въ Европ'є, превосходять сопряженныя съ ея существованіемъ неудобства.
- 2) Вслъдствіе сего паденіе Оттоманской имперіи не соотвѣтствуетъ истиннымъ интересамъ Россіи.
- 3) Благоразуміе требуеть предупредить это паденіе, изыскавъ всѣ могущія еще представиться средства для заключенія почетнаго мира.

Во второмъ засѣданіи комитета императоръ Николай лично приняль на себя предсѣдательство; удостоивъ полнаго одобренія заключенія комитета, государь повелѣлъ сообщить ихъ графу Дибичу для руководства <sup>338</sup>.

Но пока въ Петербургѣ занимались обсужденіемъ вопроса о будущей судьбѣ Оттоманской Порты, графъ Дибичъ успѣлъ уже предупредить на мѣстѣ желаніе комитета, обезпечивъ дальнѣйшее существованіе Турецкой имперіи въ Европѣ. 30-го августа (11-го сентября), въ день тезоименитства наслѣдника и за два дня до заключенія Адріанопольскаго мира, главнокомандующій писалъ государю:

«Примите мои поздравленія и самыя искреннія пожеланія по случаю сегодняшняго торжества, въ которомъ свътлыя надежды на будущее, которое уже не можеть быть нашимъ достояніемъ, соединяются въ върныхъ сердцахъ съ настоящимъ счастіемъ и дорогими воспоминаніями. Великій Богъ, видимо благословляя оружіе вашего императорскаго величества, ниспослаль намъ радость возв'ястить въ такой день ув ренность въ заключении славнаго мира. Послѣ всего того, что мнѣ писалъ и говориль прусскій посоль, приглашенный Портою для ускоренія заключенія мира, и, кром'є того, при чтеніи памятнаго документа, подписаннаго сэромъ Р. Гордономъ и графомъ Гильемино и содержащаго въ себъ заявленіе Порты, подтвержденное гг. послами, что движеніе вашихъ побъдоносныхъ войскъ на Константинополь положить конецъ существованію Оттоманской имперіи, — все это кажется мнѣ не только славнымъ памятникомъ для вашего оружія, государь, но и самою прочною гарантіею для мира, ибо Порта не станеть д'влать подобных взаявленій, если осталась еще надежда на бой. Я полагаю, что следующій фельдъегерь привезеть вашему императорскому величеству мирный трактать» <sup>339</sup>.

12-го (24-го) сентября императоръ Николай отвѣчалъ Забалканскому: «Я не могу иначе начать мое посланіе, какъ, возблагодаривъ Бога,

сказать вамъ: bravo, bravo et bravo. Мой отвѣть — св. Георгій первой степени, который вамъ посылаю; вы его вполнѣ заслужили. Теперь

еще разъ искренно благодарю васъ за вашъ образъ дѣйствій, столь же твердый и искусный, сколь благородный и умѣренный. Положеніе ваше достойно главнокомандующаго русской арміи, стоящей у воротъ Константинополя. Въ военномъ отношеніи оно баснословно, и воображеніемъ едва можно себѣ его представить: правый флангъ, опирающійся на флотъ, отправленный изъ Кронштадта, лѣвый — на севастопольскій флотъ; прусскій посланникъ, являющійся въ вашу главную квартиру и приносящій мольбы султана и свидѣтельство о гибели, подписанное послами французскимъ и англійскимъ! Послѣ этого остается только сказать: великъ Богъ русскій и спасибо Забалканскому» 340.

Мирный договоръ привезъ государю въ Царское Село флигель-адъктантъ Чевкинъ <sup>341</sup>. Въ письмѣ къ графу Дибичу этотъ историческій моментъ описанъ слѣдующимъ образомъ:

«Прибывъ въ Царское Село, я прежде всего передалъ графу Чернышеву денеши на его имя; вскоръ, по счастливой случайности, пришелъ графъ Нессельроде, коему я вручилъ привезенныя ему депеши, а затъмъ мы всъ втроемъ пошли къ государю. Его величество принялъ извъстіе о заключеніи мира съ величайшею радостію; онъ тотчась послаль за императрицею, которая прибъжала въ сопровождении великаго князя насл'єдника, молодыхъ великихъ княженъ и даже маленькаго великаго князя Константина. Тогда произошель взаимный обмёнь поздравленій, радости и сочувствія. Я не могу найти выраженій, чтобы высказать то глубокое впечатлёніе, которое я испыталь въ эту минуту, которая, безъ сомнінія, останется въ моей памяти, какъ лучшее воспоминаніе моей жизни. Посл'є этого государь познакомился съ депешами и съ договоромъ; все удостоилось полнаго его одобренія; одна статья, казалось, возбудила въ немъ сожаление: это возвращение Карса; я осмедился высказать накоторыя мысли относительно незначительности выгодъ, представляемыхъ этимъ пріобретеніемъ; его величество соблаговолиль ихъ выслушать; когда же, несколько дней спустя, графъ Нессельроде, бестдуя со мною объ этомъ, просилъ доставить ему о семъ записку, онъ высказалъ предположение, что государь не будеть настаивать на этомъ пріобретеніи, но что, повидимому, пожелаеть иметь Батумъ и турецкую Гурію» <sup>342</sup>.

22-го сентября (4-го октября) государь, по случаю заключенія мира, велѣль собрать на Царицыномъ лугу войска, расположенныя въ С.-Петербургѣ и его окрестностяхъ <sup>343</sup>. Посреди плаца воздвигли высокій и обширный амвонъ для императорской фамиліи, духовенства и двора. Ступени его были украшены турецкими знаменами, завоеванными въ Европѣ и Азіи, а войска расположились вокругъ густыми колоннами. По командѣ государя всѣ головы обнажились, и началось благодарственное молебствіе. Огромныя толпы народа стояли за рядами войскъ и вмѣ-

стѣ съ ними молились. Громъ орудій и многотысячнаго «ура» возвѣстиль окончаніе молебствія, какъ бы утверждая, по свидѣтельству очевидца, знаменіемъ силы прочность мира, силою же завоеваннаго. Потомъвойска прошли церемоніальнымъ маршемъ, а въ заключеніе торжества



Дмитрій Васильевичъ Дашковъ.

(Съ портрета, приложеннаго къ "Опыту біографій генераль-прокуроровъ и министровъ юстиціи).

турецкія знамена отнесены были въ Преображенскій соборь <sup>344</sup>. Впослѣдствіи, послѣ 1831 года, ограда этого собора украшена была еще другими турецкими трофеями, а именно орудіями, взятыми въ Варнѣ, затѣмъ подаренными въ 1828 году императоромъ Николаемъ полякамъ и отбитыми снова у нихъ гвардією во время мятежа 1831 года <sup>345</sup>. Въ день парада императоръ Николай произвелъ графа Дибича-Забалканскаго въ фельдмаршалы и написалъ ему слёдующія милостивыя строки:

«Возблагодаривъ Бога на Марсовомъ полѣ среди войскъ и огромной толпы, я обращаюсь къ вамъ, мой любезный другъ, съ душевною благодарностію за счастливый конецъ, увѣнчавшій вашу блестящую кампанію. Адріанопольскій миръ — самый славный изъ когда либо заключенныхъ, и вы сумѣли придать ему характеръ, приличный миру, заключенному послѣ такой войны; наша умѣренность зажметъ ротъ всѣмъ нашимъ клеветникамъ, а насъ самихъ миритъ съ нашею совѣстью. Еще разъ повторяю вамъ мою признательность на всю жизнь. Чинъ фельдмаршала, пожалованный вамъ сегодня, принадлежитъ вамъ по праву» 346.

Сверхъ фельдмаршальскаго званія, императоръ Николай пожаловаль еще графу Дибичу милліонъ рублей. Графъ Толь награжденъ быль орденомъ св. Георгія второй степени, св. Владимира первой степени, назначенъ шефомъ 20-го Егерскаго полка и получилъ 300.000 рублей. Графу Чернышеву пожаловано было также 300.000 рублей, а генералъ-адъютанту Бенкендорфу аренда на 50 лѣтъ. Генералъ Канкринъ возведенъ былъ въ графское достоинство. Графъ Нессельроде и графъ Воронцовъ награждены были орденомъ св. Андрея Первозваннаго, а графъ А. Ф. Орловъ п генералъ-адъютантъ Киселевъ орденомъ св. Александра Невскаго.

Графъ Паскевичъ-Эриванскій, подобно графу Дибичу, также награжденъ быль чиномъ фельдмаршала. 25-го сентября (7-го октября) 1829 года императоръ Николай въ собственноручномъ письмѣ возвѣстилъ «отцу командиру» новое его отличіе, приложивъ эполеты, украшенные фельдмаршальскими жезлами:

«Богъ благословилъ наше дѣло, любезный Иванъ Өедоровичъ, и славный миръ положилъ конецъ подвигамъ армій нашихъ, стяжавшихъ новые неувядаемые лавры подъ предводительствомъ вашимъ и товарища вашего въ Европѣ. Воздавъ благодареніе Всевышнему, видимо намъ помогавшему, обращаюсь къ вамъ, мой любезный Иванъ Өедоровичъ, примите искреннее благодареніе стараго вашего друга, умѣющаго цѣнить ваши заслуги.

«Чинъ фельдмаршала, мною вамъ данный, принадлежитъ вамъ не по пристрастію какому, но по славнымъ дѣламъ, которыя присоединили имя ваше къ именамъ Румянцева и Суворова; съ сердечною радостью пишу вамъ это, пбо слова сіи въ моихъ устахъ не лесть, а справедливость.

«Но позвольте другу вашему сказать вамъ: ничто столько не украшаетъ величія діла, какъ скромность, въ этомъ нахожу я величайшую красу, истинную доблесть великихъ людей. Во всякомъ діль, нами исполняемомъ, мы должны искать помощи Божіей; Его рука насъ караетъ, Его же рука насъ возноситъ; васъ она поставила на высшую ступень славы! Да украситъ васъ и послідняя слава, которая истинно будеть ваша принадлежность: скромность! воздайте Богу и оставьте намъ славить васъ и дѣла ваши. Вотъ совѣть друга, васъ искренно любящаго и изъ глубины души благодарнаго.

«Надѣюсь, что о сю пору у васъ уже все спокойно, пбо по моему расчету офицеръ отъ Ивана Ивановича могъ до васъ доѣхать; надѣюсь также, что безъ большого затрудненія исполнено будетъ очищеніе края, котораго удерживать за собой не призналь я полезнымъ для Россіи въ строгомъ смыслѣ ея выгодъ.

«Кончивъ такимъ образомъ одно славное дѣло, предстоитъ вамъ другое, въ моихъ глазахъ столь же славное, а въ разсужденіи прямыхъ пользъ гораздо важнѣйшее, — усмиреніе навсегда горскихъ народовъ или истребленіе непокорныхъ. Дѣло сіе не требуетъ немедленнаго приближенія, но рѣшительнаго и зрѣлаго исполненія, когда получу отъ васъ планъ вашъ, которому слѣдуя надѣетесь исполнить мое ожиданіе. Я для сего предоставляю вамъ временно всѣ войска, подъ командою вашей нынѣ находящіяся, съ тѣмъ, чтобъ ударъ былъ столь же рѣшителенъ, какъ и внезапенъ. Прочее рѣшить предоставляю вамъ.

«Жена моя вамъ сердечно кланяется. Прощайте, любезный Иванъ Өедоровичъ, въръте дружбъ искренно вамъ доброжелательнаго

«Нпколая.

«Прилагаемые эполеты прошу носить, меня поминая» 347.

Приведенное здёсь письмо государя, несмотря на выраженныя въ немъ глубоко дружескія чувства къ «отцу командиру», отличается, тёмъ не менёе, нравоучительнымъ характеромъ и напоминаетъ собою приведенное уже выше письмо императора Николая отъ 18-го (30-го) марта 1828 года, посланное послё заключенія Туркманчайскаго договора. Очевидно, что, несмотря на преподанные тогда совёты, государю снова пришлось умёрять пылкость нрава графа Паскевича; недовёріе къ ближайшимъ помощникамъ, подозрительность, раздражительность проявились также и во время малоазіатскихъ кампаній не въ меньшей степени, чёмъ во время персидской; многіе достойнёйшіе генералы нашлись вынужденными искать новаго поприща дёятельности, внё кавказскаго корпуса — обстоятельство, сдёлавшееся, конечно, извёстнымъ императору Николаю такъ же, какъ и многое другое. Для «отца командира» все кончилось дружескимъ внушеніемъ и проповёдью о скромности и прелестяхъ этой добродётели.

1-го (13-го) октября императоръ Николай повелёлъ всёмъ участникамъ въ кампаніи 1828 и 1829 годовъ носить медаль на лентё св. Георгія, установленную въ этотъ день. Тогда же государь отдалъ приказъ войскамъ второй арміи, отдёльнаго кавказскаго корпуса и дёйствовавшимъ эскадрамъ Балтійскаго и Черноморскаго флотовъ: «Благословеніемъ Всевышняго окончена брань, въ коей вы покрыли себя незабвенною новою славою, и трудами вашими Россія торжествуетъ миръ достославный.

«Въ двухъ странахъ свъта неумолкно раздавался громъ побъдъ вашихъ; многочисленный, упорный врагъ сокрушенъ повсюду, и пала предъ вами въковая слава неприступныхъ твердынь его, до появленія вашего не знавшихъ побъдителей. Смѣлою стопою переносились вы чрезъ хребты горъ непроходимыхъ и, поражая врага въ неприступнъйшихъ его убъжищахъ, у вратъ Константинополя, принудили его къ торжественному сознанію, что мужеству вашему противостоять онъ не въ силахъ. Столько же отличили вы себя кроткимъ обращеніемъ съ побъжденными, дружелюбнымъ охраненіемъ мирныхъ жителей въ покоренныхъ областяхъ, постояннымъ соблюденіемъ самаго примърнаго воинскаго порядка и подчиненности и строгимъ исполненіемъ всъхъ вашихъ обязанностей. Вы истинно достойны имени русскихъ воиновъ.

«Въ ознаменованіе толикихъ заслугъ вашихъ престолу и отечеству повелѣваю: носить всѣмъ, участвовавшимъ въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ турокъ въ 1828-мъ и 1829-мъ годахъ, установленную мною особую медаль за Турецкую войну, на лентѣ ордена святого великомученика и побѣдоносца Георгія.

«Да будеть знакь сей памятникомь вашей славы и моей къ вамъ признательности! Да послужить онъ залогомъ и будущей вѣрной вашей службы!»

Одѣнка Адріанопольскаго мирнаго договора со стороны современниковъ сдѣлана была самая разнообразная.

Графъ Нессельроде писалъ 13-го (25-го) октября 1829 года графу Дибичу:

«Иностранныя газеты уже начинають болтать вздорь по поводу нашего мирнаго договора. Пусть себѣ болтають, всѣмъ вѣдь нельзя угодить, но всѣ люди разумные, разсуждающіе спокойно и безпристрастно, всѣ они не находять ничего, заслуживающаго возраженія, и полагають, что миръ соединяеть выгоды, требовать которыхъ дають намъ право столько побѣдъ,— съ тою умѣренностію, которая столь благороднымъ образомъ характеризуеть политику императора. Удовольствуемся же, мой дорогой фельдмаршаль, ихъ одобреніемъ и не будемъ обращать вниманія на остальное. Придерживаясь подобнаго правила, всегда бываешь увѣренъ, что дѣлаешь хорошее дѣло» <sup>348</sup>.

Самая върная оцънка Адріанопольскаго мира принадлежитъ авторитетному перу извъстнаго австрійскаго дипломата Гентца, который по поводу договора, заключеннаго 2-го (14-го) сентября, пишетъ:

«Умфренность — понятіе относительное, но въ случав, сходномъ съ настоящимъ, оно должно одинаково распространяться какъ на побъдителя,



Императоръ Николай Павловичъ. (Съ акварели съ натуры).

такъ и на побъжденнаго. Въ сравненіи съ тъмъ, чего могли требовать русскіе и требовать безнаказанно, они требовали мало. Я не говорю, чтобы у нихъ достало силы разрушить Турецкое царство въ Европъ, не подвергаясь европейскому противодъйствію. Но они могли потребовать уступки княжествъ и Болгаріи до Балканъ, ноловины Арменіи и вмъсто десяти милліоновъ червонцевъ—пятьдесятъ, при чемъ

ни Порта не имѣла бы власти, ни кто либо изъ добрыхъ друзей еп серьезнаго намѣренія этому воспрепятствовать. Конечно, императоръ неоднократно увѣрялъ, что онъ не хочетъ завоеваній въ этой войнѣ <sup>349</sup>. Но отъ подобныхъ увѣреній легко отречься при содѣйствіи сотни дипломатическихъ тонкостей, и если бы даже голосъ нѣсколькихъ честныхъ людей обозвалъ его вѣроломнымъ, зато несравненно сильнѣйшая частъ глубоко испорченнаго общественнаго мнѣнія со всѣхъ сторонъ громко привѣтствовала бы его. Представляется вопросъ: что могло побудить императора не переступать границъ, предписанныхъ имъ его генераламъ и дипломатамъ? Любовь ли къ справедливости, великодушіе, благоразуміе, или соображенія, касающіяся отечественныхъ условій, или же другія какія либо причины? Одно остается несомнѣннымъ, что онъ могъ бы пойти далѣе, чѣмъ пошелъ въ дѣйствительности, и сторонники его политики имѣютъ поэтому полное право восхвалять его умѣренность» <sup>350</sup>.

Все сдѣланное въ Адріанополѣ было дѣйствительно безконечно великодушно, но спрашивается, оцѣнила ли Европа по достоинству умѣренность, проявленную императоромъ Николаемъ при заключеніи договора 2-го (14-го) сентября. На подобный вопросъ можно только отвѣтить отрицательно. Недруги наши были сначала лишь ошеломлены и поражены удивленіемъ отъ неожиданнаго исхода борьбы нашей съ Портой, а затѣмъ дѣла пошли по-старому, и антагонизмъ западныхъ державъ по отношенію къ Россіи продолжалъ свою подпольную работу въ Константинополѣ, успѣшно подтачивая, гдѣ можно, плоды нашихъ недавнихъ побѣдъ.

Баронъ Оттенфельсъ, занимавшій постъ австрійскаго интернунція въ Константинополѣ, называлъ Адріанопольскій договоръ «самымъ жестокимъ, самымъ унизительнымъ изо всѣхъ когда либо исторгнутыхъ побѣдителемъ у слабаго побѣжденнаго». По его мнѣнію, заключенный нами договоръ содержаль въ себѣ тотъ смертельный ядъ, который рано или поздно долженъ привести къ распаденію Оттоманской имперіи. Адріанопольскимъ договоромъ Россія будто бы исключила Порту изъ числа независимыхъ державъ; въ немъ Россія найдетъ все, что захочетъ, и если гибель Порты входитъ въ ея расчеты, то она обезпечила себѣ предлоги и средства къ ея осуществленію.

«L'ami Metternich» съ своей стороны громиль своимъ перомъ Николая Павловича не менѣе внушительно и писалъ въ 1830 году: «Императоръ посредствомъ денежной сдѣлки, безъ существенныхъ жертвъ, окруживъ себя ореоломъ великодушія, доказалъ, что умѣетъ простирать далеко искусство пользоваться ложными положеніями».

Съ русской стороны нападки на Адріанопольскій договоръ выразились главнымъ образомъ въ томъ, что не одобряли возвращенія Портѣ

крѣпости Карса и, сверхъ того, сожалѣли, что трактатомъ не было выговорено присоединеніе Батума къ нашимъ владѣніямъ. Карсъ и Батумъ стоятъ иѣсколькихъ милліоновъ контрибуціи, замѣтилъ императоръ Николай въ письмѣ къ графу Дибичу зът. Между тѣмъ главнокомандующій въ особой оправдательной запискѣ оспаривалъ значеніе для насъ Карса и Батума; относительно же послѣдняго пункта находилъ сверхъ того неудобнымъ требовать отъ Турціи уступки города, которому во время кампаніи даже не угрожали наши войска. Послѣдній доводъ поражаетъ своею наивностью, если просмотрѣть 2-ю и 4-ю статьи Адріано-польскаго договора, въ которыхъ перечисленъ длинный рядъ сдѣланныхъ нами въ Европѣ и въ Азіи завоеваній, возвращаемыхъ Оттоман-



Переправа императора Николая черезъ Дунай въ 1828 году (Съ гравюры Петрова, сдъланной съ рисунка Звърева).

ской Портѣ; казалось бы, что въ виду этого списка требованіе уступки Батума не представляло бы ничего особеннаго, даже оставляя въ сторонѣ возможное уменьшеніе военной контрибуціп.

Графъ Паскевичъ смотрѣлъ на этотъ важный вопросъ территоріальнаго расширенія Россіи въ Закавказьѣ нѣсколько иначе и въ письмѣ къ графу Нессельроде сообщилъ о степени той важности, съ какою должны быть цѣнимы при заключеніи мира области, покоренныя оружіемъ нашимъ въ Азіатской Турціи. Онъ неоднократно особенно настаивалъ на удержаніи нами Карсскаго пашалыка и написалъ вицеканцлеру пророческія слова: «Остается только надѣяться, что намъ не придется раскаяться въ сдачѣ Карса и хребта Саганлугскихъ горъ, а уступка немаловажная». Къ сожалѣнію, пророчество Паскевича сбылось съ неотразимою вѣрностію, и намъ пришлось не разъ въ 1855 и 1877 го-

дахъ памятовать объ ошибкѣ, учиненной графомъ Дибичемъ при заключеніи Адріанопольскаго мира.

Въ письм' в къ вице-канцлеру графъ Дибичъ приводитъ въ свое оправдание то обстоятельство, что записка Паскевича объ азіатскихъ границахъ, присланная графомъ Нессельроде въ Адріанополь, получена была въ главной квартир', два дня спустя послі того, какъ турецкимъ уполномоченнымъ врученъ былъ тахітит нашихъ требованій 352.

### VII.

Напряженная діятельность, въ которой императоръ Николай провель весь 1829 годъ, дала себя подъ конецъ чувствовать; вечеромъ 29-го октября (10-го ноября) государь почувствоваль себя нездоровымь. Сперва при общей увтренности въ кртпкомъ сложении императора Николая никто даже и во дворцѣ не предполагаль, что болѣзнь его можетъ вызвать какія либо опасенія; но на третій день она до такой степени усилилась, что врачи испугались и потребовали консультаціи. Это были Крейтонъ, Раухъ и Арендтъ. Тогда и при дворъ и въ городъ всъ перетревожились. Входъ въ комнату, гдф лежалъ государь, былъ всфиъ воспрещенъ; толпились въ дворцовыхъ залахъ, желая получить извъстія о положеніи больного; разспрашивали докторовъ, камердинеровъ; опасение несчастия увеличивало въ глазахъ всёхъ его возможность; всё трепетали при мысли о потерѣ монарха, столь необходимаго для блага и славы имперіи. Невольно очевидцы кончины императора Александра Павловича припоминали недавніе еще печальные таганрогскіе дни. «Императрица, — пишетъ Венкендорфъ, — съ ангельскою своею добротою выходила по временамъ изъ комнатъ своего супруга съ заплаканными глазами сообщать намъ о немъ въсти или спросить, нътъ ли чего пересказать для развлеченія. Нервическая горячка въ нісколько дней совершенно ослабила государя и физически и морально. Врачи были въ большомъ безпокойствъ и не таили его отъ меня <sup>353</sup>. Я видълся съ императрицею по нъскольку разъ въ сутки и не могъ довольно надивиться ея неутомимости въ ухаживаніи за больнымъ, котораго она не покидала ни днемъ, ни ночью; не могъ также не удивляться точности ея разума и правильности сужденій въ дёлахъ, съ которыми въ эту болёзнь государя многіе приходили, чтобы узнавать ея о нихъ мижніе. Наконецъ, послж дв внадцати томительных в дней, проведенных между страхом и надеждою и лучше всего доказавшихъ искреннюю и общую привязанность къ государю, врачи объявили, что онъ начинаетъ выздоравливать, но что это выздоровление будетъ итти очень медленно, и больному легко

можетъ сдёлаться снова хуже при малёйшемъ возбужденіп, о чемъ мы п были предваряемы неоднократно передъ допускомъ къ нему.

«Первымъ удостоился этой чести князь А. Н. Голицынъ, на условін не говорить ни слова о дѣлахъ. Вторымъ ввели въ спальню меня, и я быль глубоко пораженъ найденною въ государѣ перемѣною. Кромѣ того, что онъ страшно исхудалъ, во всѣхъ чертахъ его отражались страданія и слабость. Онъ спросилъ меня, что новаго случилось въ его болѣзнь, и, уловлетворяя его любопытство, я долженъ былъ, однакожъ, всемѣрно стараться не проронить ни одного слова, которое дало бы работать его головѣ или имѣло бы видъ какой нибудь утайки отъ него. Разговоръ въ такомъ родѣ, продолжавшійся болѣе часа, былъ не легокъ, и по-



Видъ Рущука съ русской батареи въ 1828 году. (Съ рисунка съ натуры. Изъ собранія П. Я. Дашкова).

добныя бесёды возобновлялись нёсколько дней сряду, то утромъ, то вечеромъ, соображаясь съ приговоромъ врачей о большей или меньшей степени его слабости и раздражительности. Наконецъ, онъ сталъ видимо оправляться и, съ возвращеніемъ силъ, все болёе и болёе настаивать на поставленіе его въ полную изв'єстность о дёлахъ.

«Однимъ утромъ, 15-го (27-го) ноября, былъ призванъ не видѣвшійся еще съ государемъ графъ П. А. Толстой. Несмотря на всѣ предупрежденія, этотъ гость на вопросъ государя, нѣтъ ли чего новаго, отвѣчалъ ему въ невинности своей души: «кажется, ничего, ваше величество, развѣ извѣстіе о томъ, что англійскій фрегатъ вошелъ въ Севастопольскую гавань» <sup>354</sup>. Государь тотчасъ весь измѣнился въ лицѣ, началъ трястись отъ досады, бранить дерзость англичанъ, отважившихся вступить въ Черное море, и глупость турокъ, имъ то дозволившихъ, и велѣлъ немедленно позвать къ себѣ графа Нессельроде и князя Меншикова. Нельзя было ослушаться, и оба приглашенные явились внѣ себя отъ неосторожности Толстого, которая могла имѣть самыя вредныя послѣдствія для государева здоровья, а вмѣстѣ и для нашихъ политическихъ сношеній. Государь принялъ ихъ въ страшномъ жару и приказалъ отправить линейный корабль и фрегатъ въ Босфоръ и потребовать объясненія отъ англійскаго кабинета, разославъ курьеровъ съ депешами о семъ непремѣнно въ тотъ же день 355.

«По выходѣ отъ государя, Нессельроде съ Меншиковымъ долго совѣщались о томъ, какимъ образомъ привести въ дѣйствіе такое строгое приказаніе, и какіе оно можетъ имѣть результаты, и порѣшили тѣмъ, что не возможно отсрочить, а тѣмъ болѣе не исполнить высочайшей воли. Къ счастію, извѣстіе объ отъѣздѣ обоихъ курьеровъ, съ нетериѣніемъ ожидаемое государемъ, тотчасъ ослабило усилившуюся въ немъ лихорадку; благодаря умнымъ мѣрамъ графа Орлова, еще находившагося въ Константинополѣ, вступленіе судовъ нашихъ въ Босфоръ не оскорбило турокъ, а Лондонскій кабинетъ удовлетворилъ насъ блестящимъ образомъ, сдѣлавъ выговоръ посланнику своему при Оттоманской Портѣ и отрѣшивъ отъ службы капитана несчастнаго фрегата. Такимъ образомъ, остался въ накладѣ одинъ лишь графъ Толстой, а самое дѣло, въ сущности очень маловажное, но угрожавшее безконечною вознею съ Константинополемъ и Англією, окончилось совершенно благополучно».

Вскорѣ здоровье императора Николая совсѣмъ возстановилось, и 10-го (22-го) декабря 1829 года государь могъ уже собственноручно написать графу Дибичу:

«Наконецъ, мой любезный другъ, благодаря Богу, я самъ могу отвъчать вамъ на ваше письмо, которое получилъ вчера. Я почти совсѣмъ оправился отъ поразившаго меня сильнаго потрясенія: милосердіе Божіе на этотъ разъ сохранило меня женѣ и дѣтямъ; чувствую только слабость въ ногахъ, однако я могъ сегодня сѣсть верхомъ и слѣдовательно готовъ на службу» <sup>356</sup>.

Въ письмѣ къ графу Дибичу, отъ 25-го ноября (7-го декабря) 1829 года, генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ написалъ фельдмаршалу слѣдующія строки насчетъ событія, взволновавшаго тогда собою всю Россію:

«Вы поймете, дорогой и высоко чтимый графъ, насколько мы должны были тревожиться здѣсь насчетъ здоровья пмператора. Зная, насколько разстояніе должно было еще болѣе усиливать вашу тревогу по этому поводу, я каждый день просилъ Чернышева сообщать вамъ, насколько возможно чаще, извѣстія о ходѣ болѣзни. Теперь, слава Богу, нашъ несравненный государь чувствуетъ себя совершенно хорошо, и отъ

бользани остались лишь слабость и худоба, служащія сильньйшимъ доказательствомъ опасности, которой мы подвергались. Эта мысль владьла всёми умами, и отъ нея волосы на головь становились дыбомъ. Сознавали весь ужасъ посльдствій, которыя повлекла бы за собою потеря человька, котораго какъ самый злонамьренный, такъ и самый равнодушный признаютъ необходимымъ не только для нашего счастья, но и для нашего существованія. Впечатльніе, которое извыстіе объ этой бользни произвело въ Москвы и провинціи, является прекрасньйшимъ доказательствомъ привязанности, которую императорь сумыль внушить. Все было поглощено этимъ великимъ интересомъ; только говорили что объ императорь; быть можеть, это испытаніе было необходимо, чтобы заставить императора понять истинное значеніе заботливости, съ которою онъ долженъ относиться къ своему здоровью, и послужить поводомъ къ вознагражденію его за его труды, которое лишь одна любовь можеть давать государю» збол.

Послѣ благополучнаго исхода этого тревожнаго эпизода петербургская общественная жизнь вступила понемногу въ свою обычную колею.

«Я не припомню зимы въ Петербургѣ, — писалъ генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ графу Дибичу, — которая была бы болье наполнена балами. празднествами и удовольствіями. Благодаря вашимъ поб'єдамъ и мудрымъ распоряженіямъ, приведшимъ къ нимъ, мы наслаждаемся здёсь истинною радостью, въ цёлой Европ'в — внушительнымъ положеніемъ, а внутри — спокойствіемъ и дов'тріемъ къ правительству, которыя могуть привести лишь къ хорошимъ результатамъ. Теперь мы свободны отъ какихъ бы то ни было пом'яхъ, сильны болве чемъ когда бы то ни было въ мнѣніи всѣхъ народовъ; ничто не мѣшаетъ отдаться съ последовательностью улучшеніямь, новымь реформамь, въ которыхь нуждается Россія (rien n'empêche de se livrer avec suite aux améliorations, aux revirements nouveaux que demande la Russie). Это будеть прекраснымъ илодомъ четырехъ лътъ войны и напряженія, которыми началось царствованіе нашего повелителя. Онъ также мало отступить передъ административными трудностями, какъ и передъ трудностями войны; онъ не встрътитъ въ этой области дъятелей столь блестящихъ, столь быстрыхъ въ дъйствін, какъ «Забалканскіе» и «Эрпванскіе», но, если эти трудности будутъ побъждены, онъ извлечетъ изъ нихъ славу, столь же блестящую и еще болье полезную для своихъ многочисленныхъ подданныхъ» 358.

Дъйствительно, все предвъщало родъ политическаго затишья. Европа казалась до нъкоторой степени успокоенною; всъ дъла наши съ Персіею и Портою были окончательно улажены; зависть западныхъ державъ, повидимому, какъ бы умолкла предъ умъренностію и прямодушіемъ императора Николая; можно было думать, что милостивая судьба пре-

#### ГЛАВА ШЕСТАЯ

доставляетъ наконецъ императору Николаю возможность посвятить себя, согласно своему сердечному влеченію, исключительно діламъ по улучшенію внутренняго положенія своей обширной имперіи. Однако случилось какъ разъ противное. Наступилъ 1830 годъ и вмёсто успокоенія принесъ съ собою рядъ такихъ потрясающихъ событій, стеченіе которыхъ, одного вслѣдъ за другимъ, создало истинно смутное время для Европы и Россін. Въ Парижѣ вспыхнула іюльская революція со своими отраженіями въ другихъ европейскихъ государствахъ; затъмъ начался польскій мятежъ и война имперіи съ королевствомъ, созданнымъ Александромъ І-мъ, а въ довершеніе всіхх біздь появился неизвістный доселіз зловіщій гость: холера; она посътила Москву, а затъмъ и Петербургъ, вызывая повсюду народныя волненія, а въ заключеніе кровавый бунть въ военныхъ поселеніяхъ. Подъ давленіемъ всёхъ перечисленныхъ тягостныхъ последствій всё «améliorations и revirements nouveaux», о которых возвёщаль шефъ жандармовъ, отступили на задній планъ. Неумолимая сила событій толкнула правительство совсёмь въ другую сторону; нужно было прежде всего возстановить попранный мятежемъ порядокъ и спасти пмперію отъ угрожавшаго ей отторженія западныхъ ея окраинъ. Первую роль въ разыгравшейся тогда кровавой драм' снова пришлось играть тъмъ же «Забалканскимъ» и «Эриванскимъ», на которыхъ ссылался въ своемъ письмѣ Бенкендорфъ.

# ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

I.

Въ началѣ 1830 года въ Петербургъ прибылъ чрезвычайный посолъ султана Галиль-паша въ сопровожденіи Неджиба-Сулейманаэфенди. Цѣль турецкаго посольства, во главѣ котораго стоялъ одинъ изъ любимцевъ Махмуда, заключалась въ томъ, чтобы прійти къ соглашенію относительно подробностей уплаты вознагражденія за военныя издержки; но вмѣстѣ съ тѣмъ Порта имѣла въ виду и скрытую цѣль: просить государя о смягченіи условій Адріанопольскаго договора. Въ секретной инструкція рейсъ-эфенди, данной Галиль-пашѣ, ему поручалось представить русскому двору о неудобоисполнимости всѣхъ условій заключеннаго мира и ходатайствовать о пересмотрѣ трактата.

Галиль-паша прибыль въ Одессу еще осенью 1829 года; внезапная болѣзнь государя задержала здѣсь посольство въ ожиданіи разрѣшенія дальнѣйшаго путешествія.

Между тѣмъ, генералъ-адъютантъ графъ А. Ф. Орловъ, посланный въ Константинополь послѣ ратификаціи Адріанопольскаго договора, давно уже съ успѣхомъ дѣйствовалъ въ турецкой столицѣ, снискавъ особенное расположеніе къ себѣ султана <sup>359</sup>. Наконецъ, 25-го января (6-го февраля) 1830 года, Галиль-паша въ свою очередь появился въ Петербургѣ и 28-го января (9-го февраля) принятъ былъ императоромъ Николаемъ въ торжественной аудіенціп въ Георгіевской тронной залѣ Зимняго дворца, въ присутствіи всего двора.

Послѣ торжественной аудіенціи государь удостоиль еще Галиля и Неджиба частной аудіенціи, которая длилась полтора часа. Въ продолжительномъ дружескомъ разговорѣ императоръ Николай ознакомилъ ихъ съ своими взглядами на политическое положеніе дѣль, созданное на Востокѣ Адріанопольскимъ миромъ. Чтобы подтвердить въ турецкой памяти все сказанное, государь приказалъ Фонтону, служившему ему переводчикомъ, тотчасъ же составить очеркъ этой достопамятной бесѣды и сообщить Галиль-пашѣ.

Cоставленный тогда «précis de l'entretien particulier» <sup>360</sup> заключался въ слёдующемъ:

«По окончаніи сегодняшней аудіенцін его величество императоръ, соизволивъ удостоить частнымъ разговоромъ оттоманскихъ пословъ, началь съ того, что выразиль свое удовольствіе по поводу ув'єреній, лично высказанныхъ султаномъ генералъ-адъютанту графу Орлову, о твердомъ намфреніи своемъ въ точности выполнить обязательства, принятыя по Адріанопольскому договору; что онъ не менте остался доволенъ завтреніями, только что сдёланными самими послами именемъ и по порученію султана, но что некоторыя инструкціи, которыя, какъ известно его величеству, были даны имъ рейсъ-эфенди, — о чемъ этотъ министръ конфиденціально сообщиль графу Орлову, — ему крайне не понравились, потому что онѣ шли совершенно въ разрѣзъ съ чувствами, проявленными султаномъ; что даже некоторыя места изъ частнаго письма султана, съ которымъ его величество только что ознакомился, повидимомуне вполнъ отвъчаютъ этимъ чувствамъ; что, тъмъ не менъе, будучи убъжденъ, что, когда дъло происходитъ между государями, и когда уже протянули другъ другу руки и обязались своимъ словомъ, то это обязательство становится священнымъ и ненарушимымъ, онъ нисколько не колеблется придать полную и безусловную в ру искренности истинныхъ намфреній султана, отвічающих его собственнымь; что, убіжденный въ этомъ, онъ поставляетъ себѣ въ удовольствіе объявить, что готовъ сдёлать все, что могло бы быть пріятно султану, но лишь бы только Адріанопольскій договоръ продолжаль служить основаніемъ будущихъ отношеній между обоими государствами, и чтобы ни въ какомъ случав не было произведено посягательство на неприкосновенность и действительность этой сдёлки, но что при этомъ онъ ставить одно предварительное и непремѣнное условіе, а именно, что инструкціи рейсъ-эфенди будутъ признаны недъйствительными и какъ бы несуществующими, и что о нихъ не будетъ болѣе и рѣчи.

«Оттоманскіе послы посп'єшили возразить, что въ нам'єренія султана, ихъ повелителя, отнюдь не входило оказать хоть мал'єйшее посягательство на д'єйствительность Адріанопольскаго договора, что этотъ актъ, торжественно признанный и ратификованный имъ, былъ и долженъ остаться обязательнымъ; что, преисполненный дов'єрія къ справедливости и ум'єренности его императорскаго величества, султанъ далъ имъ спеціальное порученіе къ императору исключительно лишь для того, чтобы

во имя великодушной дружбы псходатайствовать у него нѣкоторыя льготы, нѣкоторыя измѣненія, внѣ договора; что, въ виду этого только, сообразуясь съ приказаніями и намѣреніями его императорскаго величе-



Видъ кръпости Варны въ 1828 году. (съ рисунка съ натуры генерала К. А. Шильдера),

ства, они могли бы приступить къ изложенію ходатайствъ, которыя имъ предписано представить ему.

«Мнѣ пріятно слышать эти рѣчи,—возразиль императоръ,—и я не могь бы слышать чего либо другого. Разсматриваемое съ этой точки

зрънія порученіе, данное этимъ господамъ, крайне пріятно для меня; я съ особеннымъ удовольствіемъ готовъ дать султану доказательства моей искренней дружбы и моего желанія быть пріятнымъ ему. Я прошу немного теривнія, такъ какъ намвренъ изложить историческій ходъ моего образа дъйствій съ самаго начала, чтобы доказать, насколько мое отношение къ Оттоманской имперіи было неизмѣнно одно и то же. Какъ только началось мое царствованіе, тѣ, которые величають себя друзьями Порты, и которые доказали, что они за друзья, выставили меня, какъ государя честолюбиваго, какъ подражателя Наполеона, мечтающаго только о победахъ и захватахъ. Дело, однако, въ томъ, что, вступая на престолъ, я взошелъ на него со славнымъ наслѣдствомъ, состоявшимъ изъ благородныхъ и великодушныхъ принциповъ, неизмѣнно руководившихъ политикою покойнаго императора Александра, теритие и кротость котораго, — надо признаться въ этомъ, — были подвергнуты чрезм'трному испытанію вслідствіе дурных поступков Порты. Въ моменть моего воцаренія я быль слишкомь исключительно поглощень внутренними ділами имперіи, чтобы им'єть возможность посвящать свои заботы интересамъ внѣшней политики. Но, нѣсколько времени спустя, осложненія на Востокъ привлекли мое исключительное вниманіе. Я желалъ предотвратить несчастія, которыя, какъ я предвидёль, должны были явиться сл'ядствіемъ этого, и начались Аккерманскіе переговоры. Результатомъ ихъ явилась конвенція, приличнымъ образомъ рішившая всі спорные вопросы и подавшая намъ надежду, что мпръ и спокойствіе упрочатся. Эта надежда не просуществовала долго. Вскоръ, вслъдствіе прискорбнаго заблужденія, Порта сама порвала всѣ узы, связывавшія ее съ Россіей. Слишкомъ пресловутый фирманъ, широко распространенный, открыто указываль на насъ, какъ на неумолимыхъ враговъ Оттоманской имперіи. Я быль вынуждень прибѣгнуть къ оружію; но, подчиняясь необходимости войны, я въ то же время рёшилъ испытать всё средства, чтобы воспрепятствовать ей сдёлаться продолжительной. Я лично отправился по ту сторону Дуная во главѣ корпуса, численный составъ котораго самъ по себѣ доказывалъ, что онъ не предназначался для завоеванія Турцін. Вступая такимъ образомъ во владінія султана, я льстиль себя мыслью, что найду случай вступить съ нимъ въ непосредственныя сношенія, чтобы выяснить ему положеніе его, уб'єдить его въ моемъ расположении и тъмъ покончить нашу распрю. Въ этихъто видахъ я и объяснялся откровенно сначала съ Гассанъ-пашею и Эюбъ-пашею шакчинскими, затъмъ съ Джаферъ-пашею мачинскимъ, а еще позднѣе въ Варнѣ съ капуданъ-пашею и Юсуфъ-пашею. Всѣ эти попытки оказались безплодными. Не позднѣе еще, какъ въ концѣ 1828 года, когда, по искоторымъ сведеніямъ, явился поводъ думать, что въ Константинополѣ желаютъ вступить въ переговоры, я не колебался позво-

лить послать туда парламентера, который по прибытіи быль почти позорно отослань обратно. Началась кампанія 1829 года, и ея первыя событія позволили мий судить о бідствіяхь, которыя явятся ея слідствіемь для Оттоманской имперіи. Я пожелаль сділать посліднее усиліє, чтобы предотвратить ихь. Находясь въ Варшаві, я пробхаль до Берлина и побудиль его величество короля Прусскаго, моего тестя, послать въ Константинополь генерала Мюфлинга, чтобы попытаться вразумить султана и заставить его оцінть мои истинныя наміренія. Тімь временемь наши войска вступили въ Адріанополь, и слідствіемь сего явился мирь.

«Теперь я спрашиваю, съ какой стороны находятся друзья, и съ какой—враги? Кто пытался спасти Порту отъ грозившей ей опасности?



Взятіе крѣпости Варны въ 1828 году. (Съ рисунка съ натуры того времени. Изъ собранія ІІ. Я. Дашкова).

Тѣ ли, которые вѣроломными совѣтами, гнусными наущеніями старались поощрять ее къ сопротивленію, или же тѣ, которые миролюбивымъ образомъ дѣйствій и благоразумными увѣщаніями не переставали стремиться къ тому, чтобы предотвратить опасность?

«Такимъ образомъ, среди самой войны я поставилъ себѣ задачею доказать, что я не былъ, какъ пытались меня выставить, неумолимымъ врагомъ Оттоманской имперіи, съ остервенѣніемъ думавшимъ о ея разрушеніи. Повсюду, гдѣ были мои войска, мы никогда не пытались возмущать населеніе противъ султана. Нигдѣ недовольные янычары не могли замѣтить ни поддержки, ни поощренія. Даже христіанъ, нашихъ единовѣрцевъ, мы не переставали убѣждать оставаться спокойными и покорными. Султанъ можетъ быть увѣренъ, что всюду, гдѣ еще мон

войска временно остаются, его власть останется неприкосновенной. Пусть же султань убѣдится, что его друзья находятся въ Петербургѣ, а не гдѣ либо въ другомъ мѣстѣ, и что одинъ изъ этихъ друзей и самый вѣрный это—я. Не нужно, чтобы между нами находился кто либо: будь то Англія, Австрія, Франція или даже рейсъ-эфенди. Да сохранитъ насъ Богъ отъ новой войны, но если иностранцы будутъ мѣшаться въ наши дѣла, они въ концѣ концовъ снова поссорятъ насъ. Итакъ, я не желаю имѣть какого-либо посредника между султаномъ и мною, даже въ лицѣ рейсъ-эфенди съ его инструкціями.

«Когда его величество кончиль свою рѣчь, оттоманскіе послы снова повторили прежнія увѣренія относительно намѣреній султана. Они подтвердили, что именно въ видахъ воздать блестящую дань чувствамъ императора, всю искрепность которыхъ ихъ повелитель признаетъ въ настоящее время, и чтобы высказать высокое довѣріе, которое они внушають ему, султану и было угодно поручить имъ, его посланнымъ, выразнть его мысль во всемъ объемѣ. Они прибавили, что имъ не остается ничего другого, какъ умолять его императорское величество дать полную свободу великодушнымъ порывамъ своей души, и что въ воздаяніе своихъ благодѣяній онъ соберетъ всеобщія молитвы и благодарность.

«Однимъ словомъ, продолжалъ императоръ, я хочу быть другомъ султана и сдѣлаю для него все, что возможно. Онъ предпринялъ важныя реформы и преобразованія въ своемъ государствѣ. Чтобы окончить и упрочить свое твореніе, ему необходимы время и спокойствіе, тогда какъ въ случаѣ новаго разрыва, если бы по несчастью онъ снова произошелъ между нами, все было бы ниспровергнуто и сопровождалось бы для Турціи самыми пагубными послѣдствіями. Пусть же султанъ предохранитъ себя отъ этого несчастія, пусть онъ предохранитъ отъ него меня самого. Онъ можетъ разсчитывать на меня. Я хочу, чтобы Оттоманская имперія была сильна и спокойна. Но нужно также принять во вниманіе, что каждый государь имѣетъ обязанности въ отношеніи своей страны. У меня есть свои обязанности, которыя я долженъ выполнить, и поэтому я не могу отказаться отъ всѣхъ выгодъ, постановленныхъ Адріанопольскимъ трактатомъ послѣ столькихъ потерь и жертвъ.

«Императоръ положилъ конецъ этому свиданію, обратившись къ турецкимъ посланнымъ со словами, пріятными лично для нихъ, и милостиво отпустиль ихъ, извиняясь за то, что такъ долго задержалъ ихъ».

Вечеромъ того же дня (28-го января) состоялся балъ въ Бѣлой залѣ, какъ пишетъ графъ Чернышевъ, «самый многолюдный и самый красивый изъ всѣхъ, которые давались когда либо; по собственному признанію турокъ, имъ казалось, что они перенесены въ область тысячи и одной ночи» <sup>351</sup>.

Въ 1830 году турецкіе посланные впервые явились въ Петербургѣ не въ традиціонномъ національномъ костюмѣ, но въ формѣ, придуманной султаномт, имѣя на головѣ феску вмѣсто азіатской чалмы. Галиль-паша объѣздилъ всѣ общественныя заведенія въ столицѣ, присутствовалъ ежедневно при разводѣ, а также при возвращеніи въ столицу изъ похода различныхъ полковъ гвардіи, посѣщалъ театры, а также собранія частныхъ лицъ. Вообще онъ остался чрезвычайно доволенъ оказаннымъ ему пріемомъ и тронутъ былъ въ особенности мплостями государя, который, вручивъ ему богатье дары для султана, надѣлилъ какъ пашу, такъ и свиту его щедрыми подарками.

Послъ категорическихъ объясненій, сдъланныхъ императоромъ Николаемъ въ день первой же аудіенціи, турки отказались отъ всякой мысли возможнаго пересмотра Адріанопольскаго договора. Но Галиль-паша получиль другія доказательства благосклоннаго расположенія государя къ побъжденной Турцін. 14-го (26-го) апрыля 1830 года въ Петербургы заключена была конвенція, по которой императоръ Николай уменьшиль военную контрибуцію на два милліона червонцевъ и остальную сумму въ восемь милліоновъ червонцевъ разрішиль выплачивать ежегодными взносами по одному милліону каждый. Сверхъ сего императоръ Николай добровольно отказался отъ выговореннаго въ Адріанопол'є десятил'єтняго права оккупаціи придунайскихъ княжествъ русскими войсками, об'єщая вывести ихъ тотчасъ послѣ уплаты Портою вознагражденія за убытки русскихъ подданныхъ. До окончательной же расплаты контрибуціи Россія удерживала за собою только одну Силистрійскую крівность, съ правомъ пользоваться проложенною черезъ княжества военною дорогою и Дунаемъ <sup>362</sup>. Но этимъ не исчерналось великодушное отношеніе императора Николая къ своему недавнему врагу: государь объщалъ уступить еще одинъ милліонъ червонцевъ, если Порта признаетъ постановленія Лондонской конференціи, то-есть полную независимость Греціп. Объ этомъ сообщено было Галиль-пашѣ особой нотой.

Въ это время распространился слухъ, что будто султанъ Махмудъ, встрѣтивъ въ своихъ преобразованіяхъ противодѣйствіе со стороны высшаго магометанскаго духовенства и всѣхъ приверженцевъ старины, помышлялъ будто бы о принятіи христіанства и объявленіи христіанской вѣры господствующимъ исповѣданіемъ въ имперіи. Какъ все это ни
представлялось сказочнымъ, но въ то время подобному слуху придавали,
повидимому, вѣру. Во время прощальной аудіенціи Галиль-паши императоръ Николай призналъ возможнымъ затронуть въ разговорѣ этотъ замысловатый сопросъ.

Галиль-паша откланивался императору въ присутствіи директора азіатскаго департамента Радофиникина и старшаго драгомана министерства иностранныхъ дѣлъ Фонтона. Принявъ изъ рукъ его величества

письмо къ султану, Галиль-паша спросилъ государя, не имѣетъ ли онъ возложить на него какого либо словеснаго порученія, которое не можетъ быть довѣрено бумагѣ, обязуясь въ точности исполнить полученныя приказанія. Подумавъ немного, императоръ Николай сказалъ:

— Да, есть такія вещи, писать о которыхъ нельзя. Величайшимъ доказательствомъ дружбы моей къ вашему повелителю былъ бы именно подобный совѣтъ въ этомъ родѣ, но я сомнѣваюсь въ возможности для васъ передать его.

Галиль-наша поклонился, и государь продолжаль:

— Если такъ, то будемъ вполнѣ откровенны. Я поручаю вамъ сдѣлатъ словесное сообщеніе, впрочемъ условное. Вы передадите его другу моему султану, лишь при удобномъ случаѣ, если вамъ представится возможнымъ повторить мои слова его величеству, не рискуя навлечь на себя неудовольствіе его. Я нахожу, что лучшее средство для монарха утвердить свое государство, престолъ, династію, состоитъ въ томъ, чтобъ исповѣдывать религію великаго большинства своихъ подданныхъ. (Je suis d'avis que pour le souverain le moyen le plus sûr de consolider l'état, le trône, la dynastie, c'est de professer la religion de la grande majorité de ses sujets).

Галиль-паша, видимо смущенный, безмолвствоваль.

- Можете ли вы передать эти слова султану?—спросиль его государь.
- Ваше величество, возразиль Галиль, соблаговолите дать миѣ условное приказаніе. Быть можеть, когда нибудь и представится случай повторить дословно моему государю эти слова, которыя запечатлѣются въ моей памяти, какъ самое очевидное доказательство благоволенія вашего величества къ моему отечеству и дружбы къ моему повелителю <sup>363</sup>.

Мы не располагаемъ никакими данными, по которымъ можно было бы судить, дошло ли до султана содержаніе приведеннаго разговора, и какимъ образомъ повелитель правовърныхъ отнесся къ преподанному ему совъту. Но замѣчательно, что въ 1832 году императоръ Николай вторично остановился на этомъ вопросъ, высказавъ генералу Муравьеву, при отправленіи его на Востокъ, что есть основаніе предполагать въ султанъ склонность къ принятію, въ случаѣ крайности, христіанской въры.

Во время пребыванія при русскомъ дворѣ Галиль-паша встрѣтился съ своимъ константинопольскимъ знакомымъ, прусскимъ генераломъ Мюфлингомъ, который въ исходѣ 1829 года прибылъ въ Россію, сопровождая въ С.-Петербургъ младшаго брата императрицы Александры Өеодоровны, принца Альбрехта. Императоръ Николай не разъ бесѣдовалъ съ прусскимъ генераломъ о восточныхъ дѣлахъ; одна изъ такихъ бесѣдъ произвела на него особенно сильное впечатлѣніе. Приведемъ здѣсь относящійся къ ней отрывокъ изъ записокъ генерала Мюфлинга 364:

# glister Spage

April 2-1 for die die fill of and some of the state of th

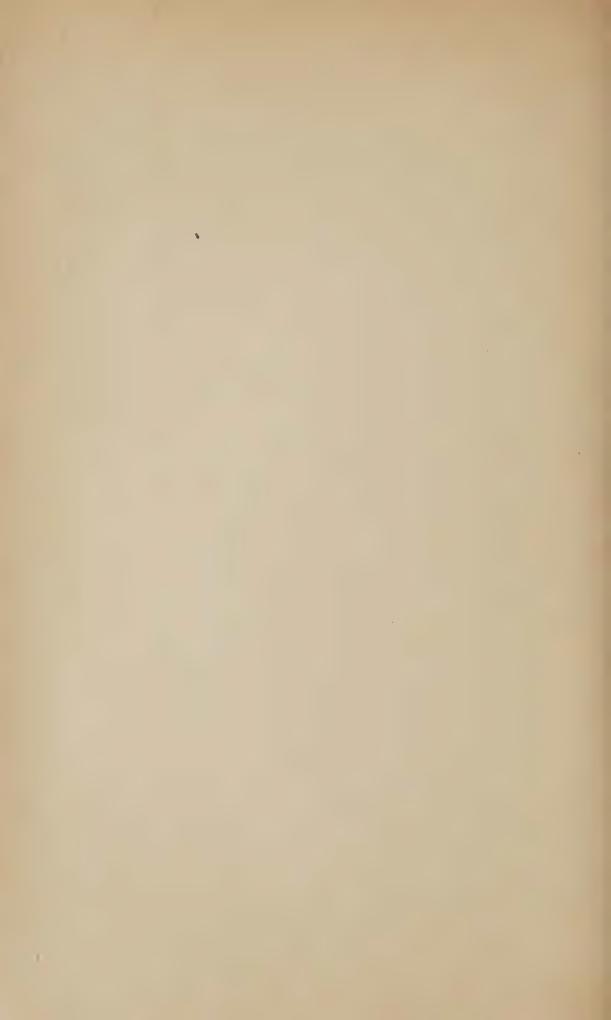

«Императоръ сказалъ, что со времени паденія янычаръ Оттоманское государство утратило завоевательный характеръ. Онъ хвалилъ характеръ мусульманъ, ихъ любовь къ правдѣ, вѣрность, съ которою онп держатъ данныя обѣщанія, и отсюда приходилъ къ заключенію, что онъ не можетъ и желать себѣ лучшихъ сосѣдей, поэтому онъ сдѣлаетъ все, что можетъ, чтобы поддержать ихъ неприкосновенность и, насколько



Видъ крѣпости Шумлы въ 1828 году. (Съ акварели того времени).

только возможно, предохранить ихъ отъ внутреннихъ распрей и внѣшнихъ нападеній. Если въ Европѣ иногда высказываютъ опасеніе, что будто бы онъ, поддаваясь любви къ войнамъ или ложному честолюбію, способенъ выступить противъ Порты въ качествѣ завоевателя, то это доказываетъ не только полное незнакомство съ направленіемъ его ума, но обусловливаетъ также предположеніе, что онъ мало вдумался и въ свое собственное положеніе и въ положеніе своего государства. Пространство

подвластныхъ его скипетру земель, равно какъ ихъ населеніе, могутъ съ избыткомъ занять одну человѣческую жизнь; съ его стороны было бы безразсудствомъ стремиться къ завоеваніямъ; отъ Бога предначертанный ему путь заключается въ способствованіи благоденствію его подданныхъ, а для этого нужно прежде всего оберечь ихъ отъ легкомысленныхъ войнъ. Подобной цѣли можно достигнуть путемъ вѣрнаго выполненія обязательствъ, принятыхъ по отношенію къ другимъ государствамъ, и послѣдовательнаго воздержанія отъ вмѣшательства въ область чужихъ правъ. Это составляетъ стремленіе его жизни, и онъ молитъ Бога ниспослать ему необходимыя къ тому здоровье и силы».

«Мысли, высказанныя императоромъ, — продолжаетъ Мюфлингъ, — привели меня въ трудно поддающееся описанію волненіе. Онѣ были выражены такъ просто и вмѣстѣ съ тѣмъ съ такою теплотою, что не могло явиться и мысли о чемъ либо искусственномъ или преднамѣренномъ. Благородное сердце, богато одаренная душа, свѣтлый умъ проявились съ правдивостью при важномъ, хотя и самомъ случайномъ поводѣ. Я тотчасъ же записалъ этотъ навсегда памятный для меня разговоръ, и въ теченіе моего почти пятимѣсячнаго пребыванія въ С.-Петербургѣ я не нашелъ въ дѣйствіяхъ и поступкахъ императора ничего такого, что не стояло бы въ полнѣйшемъ соотвѣтствіи со словами этого разговора».

### II.

3-го (15-го) марта 1830 года императоръ Николай отправился въ сопровождении генералъ-адъютанта Бенкендорфа для осмотра военныхъ поселеній гренадерскаго корпуса. Осмотрѣвъ тамъ нѣсколько полковъ, также госпитали и нѣкоторыя постройки, государь, по возвращеніи въ Новгородъ, вдругъ велѣлъ санямъ повернуть на московскій трактъ.

«Я чрезвычайно удивился такой внезапной перемѣнѣ, — пишетъ Бенкендорфъ, — а онъ, позабавившись моимъ смущеніемъ, разсказалъ, что еще изъ С.-Иетербурга выѣхалъ съ этимъ намѣреніемъ, но сообщилъ о немъ одной лишь императрицѣ, чтобы сохранить свой маршрутъ въ совершенной тайнѣ и тѣмъ болѣе удивить Москву. Мы употребили на переѣздъ туда менѣе 34-хъ часовъ и остановились у Кремлевскаго дворца въ два часа ночи. И тамъ, и въ цѣломъ городѣ всѣ, разумѣется, спали, и по-явленіе наше представилось разбуженной придворной прислугѣ настоящимъ сновидѣніемъ. Съ трудомъ можно было допроситься свѣчи, чтобы освѣтить государеву комнату. Онъ тотчасъ пошелъ безъ огня въ придворную церковь помолиться Богу и по возвращеніи оттуда, отдавъ миѣ приказанія для слѣдующаго дня, прилегъ на диванѣ. Я послалъ за оберъ-полицеймейстеромъ, который прискакалъ, перепуганный моимъ

неожиданнымъ прітіздомъ, и совершенно остолбенть, когда услышалъ, что надъ моей комнатой почиваетъ государь. Комендантъ, гофмейстеръ, шталмейстеръ, полицейскіе чиновники стали появляться одинъ за другимъ съ лицами, крайне меня смѣшившими, и не дали мнѣ заснуть цѣлую ночь. Братъ императрицы, принцъ Альбрехтъ, сопровождавшій



Карлъ Андреевичъ Шильдеръ. (Съ миніатюры, принадлежащей Н. К. Шильдеру).

государя въ военныя поселенія и прівхавшій въ древнюю столицу за сутки до насъ, удивился еще болье другихъ, когда проснувшись узналъ, что въ Москвъ находится государь.

«Въ 8 часовъ утра (7-го марта) я велёлъ поднять на дворцё императорскій флагъ, и вслёдъ за тёмъ кремлевскіе колокола возвёстили москвичамъ прибытіе къ нимъ царя. Еще гулъ колоколовъ не замолкъ,

а уже народъ и экипажи со всъхъ сторонъ устремились ко дворцу; началась толкотня, давка; всё другъ друга поздравляли съ нечаянною радостью; всѣ были въ восторгѣ и удивленіи. На дворцовой площади происходило такое волнение, что можно было бы принять его за бунтъ, если бы на всёхъ лицахъ не изображалось благоговёнія и радости, свидътельствовавшихъ, напротивъ, о народномъ счастін. Въ 11-ть часовъ государь вышель изъ дворца пъшкомъ въ Успенскій соборь; вст головы обнажились, загремѣло многотысячное «ура», и толпа до того сгустилась, что генераль-губернаторь, князь Д. В. Голицынь, и я насилу могли следовать за государемъ, да и самъ онъ при всехъ усиліяхъ народа раздаваться передъ нимъ едва могъ подвигаться впередъ. Только на какой нибудь аршинъ очищалось вокругъ него мъста; онъ безпрестанно останавливался и, чтобы пройти двёсти шаговъ, раздёляющихъ дворецъ отъ собора, употребилъ, конечно, десять минутъ. На паперти ожидали его митрополить Филареть и духовенство съ крестами; при видь ихъ народные клики тотчасъ смолкли. Выслушавъ краткое молебствіе и приложившись къ ракамъ св. угодниковъ и образамъ, государь вышелъ въ двери, противоположныя темъ, которыми вошелъ, и направился къ старому дворцу. И здёсь встрётили его такое же стеченіе народа и такія же трудности добраться до Краснаго крыльца, ступени котораго были заняты сплошными рядами дамъ. Дойдя до верху, государь обернулся и привътливо поклонился толпъ, отозвавшейся на сію царскую милость новыми, долго не умолкавшими криками. Потомъ онъ повхаль въ экзерциргаузъ, окружаемый вездв такими же толнами.

«Время пребыванія въ Москвѣ государь провель съ обычною своею дѣятельностью. Цѣлыя утра онъ проводиль въ посѣщеніи общественныхъ заведеній, училищь, госпиталей, въ пріемѣ купцовъ и фабрикантовъ и въ осмотрѣ произведеній мануфактурной промышленности, все болѣе и болѣе развивавшейся въ Москвѣ. Къ обѣденному столу были приглашаемы высшіе сановники и старые слуги царскіе, доживавшіе свой вѣкъ въ отставкѣ. Вечеромъ онъ появлялся въ театрѣ и на балахъ въ дворякскомъ собраніи и у военнаго генералъ-губернатора. Такъ мы провели шесть дней, которые были для Москвы постояннымъ праздникомъ, а для сердца государя — истинною наградою за лежавшее на немъ бремя и за чистую его любовь къ своему народу. 12-го (24-го) марта, въ полночь, мы снова сѣли въ сани, и 14-го (26-го), въ два часа пополудни, государь былъ въ Зимнемъ дворцѣ, промчавшись 700 верстъ въ 38 часовъ».

### III.

Оставаясь всегда и вездѣ строгимъ исполнителемъ даннаго слова, императоръ Николай призналъ необходимымъ собрать къ 16-му (28-му) мая 1830 года польскій сеймъ. Это былъ первый сеймъ въ его царствованіе и четвертый со времени возстановленія Польскаго королевства Александромъ Первымъ. Цесаревичъ Константинъ Павловичъ не сочувствоваль этой мѣрѣ, называя сеймъ «нелѣпой шуткой», но государь остался при своемъ мнѣніи, сказавъ: «мы существуемъ для упорядоченія общественной свободы и для подавленія злоупотребленій ею (nous sommes là pour régler l'usage des libertés publiques et pour en réprimer l'abus)».

Императоръ Николай отправился въ путь по Динабургскому тракту 2-го мая, въ полночь, въ сопровождении генералъ-адъютанта Бенкендорфа. Въ Динабургѣ государя поджидалъ великий князь Михаилъ Павловичъ; послѣ осмотра крѣпостныхъ сооружений и находящихся здѣсь войскъ, императоръ, съ великимъ княземъ продолжая свой путь на Ковно и Остроленку, прибылъ въ Варшаву 9-го (21-го) мая. На слѣдующій день государь поскакалъ назадъ въ Пултускъ, навстрѣчу императрицѣ, которую упредилъ нѣсколькими минутами.

Отобъдавъ въ Пултускъ, поъхали вмъстъ въ Варшаву. Здѣсь повторился весь образъ жизни прошедшаго года: разводы, смотры, пріемы, балы слѣдовали одинъ за другимъ.

«Вообще въ царствѣ ничего не измѣнилось, кромѣ развѣ того, что были еще недовольнъе самовластіемъ цесаревича, — пишетъ Бенкендорфъ. «Всякая надежда поляковъ на перемѣну къ лучшему исчезла, даже многіе изъ русскихъ, окружавшихъ цесаревича, приходили довфрять мнф свои жалобы и общій ропоть. Я держался осторожно въ отношеніи этихъ откровеній; но они были такъ единодушны и такъ искренни, что невольно пробудили во мнъ чувство состраданія къ полякамъ, а еще болье къ трудному и жестокому положенію государя. Цесаревичь въ личномъ обращении своемъ съ нимъ всегда представлялся почтительнымъ и покорнымъ подданнымъ; но въ сношеніяхъ съ министрами и даже въ разговорахъ съ своими приближенными онъ нисколько не таилъ постоянной оппозиціи. Малейшее противоречіє причиняло ему досаду; даже похвалы государя кому либо изъ мёстныхъ чиновниковъ, военныхъ или гражданскихъ, тотчасъ возбуждали горькіе пересуды, нерѣдко и неудовольствіе его брата противъ этихъ самыхъ чиновниковъ, награжденныхъ по собственному его представленію. Можно было тогда же предугадать близость реакція и мятежа, если бы жалобы скрывались въ тайнт; но онт высказывались совершенно явно.

«На государя всё смотрёли, какъ на надежду лучшей будущности, и возрастающее благосостояніе края служило важнымъ противовёсомъ тёмъ непріятностямъ и уничиженіямъ, отъ которыхъ терпёли отдёльныя личности, а не нація. Въ этомъ отношеніи даже самые раздраженные изъ числа недовольныхъ отдавали справедливость правительству. Прибытіе государя, императрицы, множества иностранцевъ и нунціевъ утишили ропотъ, по крайней мёрё, по внёшности, и Варшава приняла блестящій и очень оживленный видъ. Балы и праздники слёдовали одинъ за другимъ, со всею роскошью и со всёмъ веселіемъ богатой столицы. 16-го (28-го) мая государь велёль открыть сеймъ съ строгимъ соблюденіемъ всёхъ формъ, опредёленныхъ конституцією. Цесаревичъ, засёдая въ камерё нунцієвъ, въ качествё депутата отъ Пражскаго предмёстья, привезъ съ собой туда и меня посмотрёть на эту «нелёпую шутку», какъ онъ громко называль сеймъ, къ крайнему неудовольствію поляковъ.

«Камера нунціевъ избрала депутацію, въ составъ которой быль выбрань и цесаревичь, чтобы вмѣстѣ съ депутацією отъ сената представиться королю и довести до свѣдѣнія, что оба государственныя сословія готовы его принять. Государь съ императрицею пришли въ тронную залу, за ними слѣдовали дворъ и вся военная свита, а галлереи были наполнены почетнѣйшими дамами. По занятіи всѣми своихъ мѣстъ государь открылъ собраніе рѣчью, заслужившею общее одобреніе. Всѣ любовались величественною его осанкою и звонкимъ голосомъ и казались исполненными самой ревностной къ нему привязанности».

Приведемъ здѣсь самыя выдающіяся части первой конституціонной рѣчи императора Николая, обращенной на французскомъ языкѣ къ собравшимся вокругъ него представителямъ королевства Польскаго.

«Иять лѣтъ протекло со времени вашего послѣдняго собранія, началь свою рѣчь императоръ,—причины, не зависѣвшія отъ моей воли, помѣшали мнѣ созвать васъ раньше; но причины этого запозданія, къ счастью, миновали, и сегодня я съ неподдѣльнымъ удововольствіемъ вижу себя въ первый разъ окруженнымъ представителями народа.

«Въ этотъ промежутокъ времени Божественному Провидѣнію угодно было отозвать къ Себѣ возстановителя вашего отечества (le restaurateur de votre patrie); вы всѣ чувствовали великое значеніе этой утраты, и поэтому ощутили глубокую печаль: сенатъ, истолкователь вашихъ чувствъ, выразилъ мнѣ желаніе увѣковѣчить воспоминаніе о благороднѣйшихъ добродѣтеляхъ и о глубокой благодарности. Всѣ поляки призваны содѣйствовать сооруженію памятника, предположенія о которомъ будутъ вамъ представлены.

«Всемогущій благословить наше оружіе въ двухъ войнахъ, которыя имперія только что должна была вести. Польшѣ не пришлось нести ихъ тягостей, однако она пользуется выгодами, которыя явились слѣд-

ствіемъ ихъ, благодаря тому братству въ славѣ и интересахъ, которое связуется отнынѣ съ ея неразрывнымъ единеніемъ съ Россіей. Польская армія не приняла активнаго участія въ войнѣ; мое довѣріе указало



Кончина императрицы Маріи Өеодоровны. (Съ гравюры того времени П. Өедорова).

ей другой постъ, не менѣе важный; она составляла авангардъ арміи, долженствовавшей охранять безопасность имперіи... Безпрерывно возрастающее развитіе промышленности, расширеніе внѣшней торговли, увеличеніе обмѣна продуктами между Польшей и Россіей являются

несомивными выгодами, которыми вы уже пользуетесь въ настоящую минуту, и которыя въ то же время даютъ вамъ уввренность въ непрерывномъ возрастаніи вашего благосостоянія... Представители польскаго народа, выполняя во всемъ объемв 45-ю статью конституціонной хартіи, я далъ вамъ залогъ моихъ намвреній. Теперь ваше двло упрочить твореніе возстановителя вашего отечества, пользуясь съ умвренностью и благоразуміемъ правами, которыя онъ даровалъ вамъ. Пусть спокойствіе и единеніе сопутствуютъ вашимъ занятіямъ! Поправки, которыя вы найдете нужнымъ сдвлать къ проектамъ законовъ, которые будутъ представлены вамъ, будутъ встрвчены благопріятно, и льщу себя надеждой, что Небо благословитъ двянія, начатыя при столь счастливыхъ предзнаменованіяхъ».

Вообще тронная рѣчь императора Николая имѣла характеръ дѣловой рѣчи и не оживляла въ памяти ни одного тягостнаго воспоминанія. Но это была первая рѣчь къ польскому сейму, которая затрогивала вопросы внѣшней политики; что же касается внутреннихъ вопросовъ, то въ этомъ отношеніи она отличалась большею откровенностью и большею опредѣленностью, чѣмъ рѣчи Александра. Въ ней отсутствовалъ сентиментальный оттѣнокъ; никакое обѣщаніе не возбуждало угасшихъ надеждъ на присоединеніе Литвы; но король приглашалъ представителей упрочить твореніе возстановителя Польши благоразумнымъ и умѣреннымъ пользованіемъ своихъ правъ.

Въ Россіи рѣчь императора встрѣтила слѣдующую оцѣнку со стороны одного уцѣлѣвшаго екатерининскаго дѣятеля. «Странно видѣть государя самодержавнаго,—пишетъ А. М. Грибовскій,—обладающаго 50.000.000 народовъ на третьей части полушарія, говорящаго конституціоннымъ языкомъ и представляющаго власть свою ограниченною предъ горстью народа, всегда Россіи враждебнаго, въ то время, когда въ сей послѣдней указъ, не только имъ подписанный, но отъ его имени объявленный, рѣшаетъ безъ малѣйшихъ обрядовъ или формъ жизнь и участь и высшихъ и низшихъ сословій, и гдѣ за малѣйшее противъ правленія замѣчаніе со стороны частнаго человѣка можетъ онъ ужасно пострадать» 335.

Однимъ изъ первыхъ предметовъ, къ обсужденію которыхъ камера нунціевъ приступила, было предложеніе, единогласно принятое, воздвигнуть народный памятникъ императору Александру, возстановителю отечества. Маршалъ сейма далъ большой об'єдъ вс'ємъ почетн'єйшимъ сановникамъ, находившимся въ Варшавѣ, и вс'ємъ нунціямъ. На немъ присутствовалъ и государь. Здоровье его было провозглашено при единодушныхъ кликахъ, и это пиршество, по свид'єтельству Бенкендорфа, совершилось со всевозможнымъ приличіемъ и вс'єми признаками сердечной преданности. Прекрасные балы н'єсколько разъ соединяли все



Григорій Ивановичъ Вилламовъ. (Съ литографіи начала прошлаго стол'ятія).

высшее варшавское общество въ Лазенкахъ и у предсѣдателя сената, графа Замойскаго. Все по виду казалось спокойнымъ, и ни въ чемъ не обнаруживалось непріязненнаго чувства противъ особы монарха.

Государь, желая отстранить даже и тѣнь какого нибудь вліянія съ его стороны на работы сейма, оставиль на все время ихъ продолженія Варшаву и даже самые предѣлы королевства. 21-го мая (2-го іюня)

императрица убхала въ Фишбахъ въ Силезіи, гдб ожидала ее прусская королевская семья, а вечеромъ государь отправился въ Елисаветградъ.

Въ это время наша Забалканская оккупація окончилась. Порта сдѣлала второй взносъ по своему денежнему долгу, и фельдмаршаль графъ Дибичъ выѣхалъ изъ Бургаса въ Россію <sup>366</sup>. Государь встрѣтился съ своимъ полководцемъ на послѣдней почтовой станціи передъ Елисаветградомъ 25-го мая (6-го іюня) и, пригласивъ его къ себѣ въ коляску, продолжалъ путь. Въ Елисаветградѣ государя ожидалъ Галиль-паша, возвращавшійся съ посольствомъ въ Константинополь.

Послѣ смотровъ въ Елисаветградѣ императоръ Николай направился черезъ Кременчугъ въ Козелецъ, гдѣ также произвелъ смотры и маневры, а затѣмъ 31-мая (12-го іюня) прибылъ въ Кіевъ. Пробывъ здѣсь два дня въ обычной дѣятельности, государь направился въ мѣстечко Кодни и послѣ нѣсколькихъ смотровъ послѣдовалъ въ Брестлитовскъ, гдѣ цесаревичъ представилъ императору собранныя здѣсь части Литовскаго корпуса. По прибытіи въ Варшаву, государь 7-го (19-го) іюня поспѣшилъ въ Ловичъ навстрѣчу императрицѣ, возвращавшейся изъ Силезіи, а затѣмъ пробылъ въ польской столицѣ до закрытія сейма, послѣдовавшаго 16-го (28-го) іюня.

Въ послѣдній разъ народные представители услышали рѣчь своего конституціоннаго короля; она заканчивалась словами: «quoique éloigné de vous, je veillerai perpétuellement à votre véritable bonheur». Впослѣдствіи императору Николаю представился еще разъ случай произнести рѣчь въ Варшавѣ; но она была уже другого содержанія и выходила на этотъ разъ изъ устъ грознаго и неумолимаго побѣдителя мятежа.

Во время занятій сейма 1830 года въ средѣ его образовалась довольно сильная оппозиція, которая даже отвергла проектъ закона, очень интересовавшій государя, объ ограниченій удобства къ брачнымъ разводамъ; впрочемъ все это, какъ пишетъ Бенкендорфъ, было прикрыто внѣшними изъявленіями преданности и довѣрія къ монарху, удалявшими всякое подозрѣніе о разладѣ между трономъ и народнымъ представительствомъ. Все окончилось по виду миролюбиво, хотя въ сущности довольно холодно.

За нѣсколько дней до выѣзда государя изъ Варшавы пришло туда извѣстіе, что населеніе Корабельной слободки въ Севастополѣ, состоявшее большею частію изъ матросовъ съ ихъ семействами, взбунтовавшись по случаю неудачныхъ мѣръ начальства противъ чумы, открывшейся въ тамошнемъ портѣ и проникнувшей до Одессы, отважилось на самыя преступныя дѣйствія и даже убило временнаго севастопольскаго военнаго губернатора, генераль-лейтенанта Столыпина, равно какъ и нѣсколько другихъ лицъ. Вызваны были со всѣхъ сторонъ на помощь войска, при-

быль графъ Воронцовъ, и открылись дѣйствія слѣдственной комиссіи, обнаружившей 980 человѣкъ обоего пола участниковъ бунта. Тишина и спокойствіе снова водворились въ Севастополѣ. Графу Воронцову предписано было государемъ принять мѣры «для истребленія духа своеволія и непокорности, столь неожиданно оказавшагося на самомъ дѣлѣ».

17-го (29-го) іюня выёхала въ Петербургъ императрица, въ сопровожденіи прибывшаго въ Варшаву принца Карла Прусскаго. Государь же отправился въ путь 19-го іюня (1-го іюля) послё маневра всёми войсками, собранными подъ Варшавою. Въ этотъ день Николай Павловичь разставался навсегда съ цесаревичемъ: обоимъ братьямъ не суждено было болёе встрётиться.

Бенкендорфъ высказываетъ следующія мысли по поводу пребыванія императора Николая въ Польшт въ 1830 году: «Не совстив довольный собою и еще менте своимъ старшимъ братомъ, государь чувствовалъ неловкость положенія русскаго монарха въ королевствъ Польскомъ; чувствоваль все эло либеральной и преждевременной организацін этого края; которую охранять присягнуль самь; понимая всю тяжелость характера цесаревича, считаль, однако же, присутствие его въ Польше необходимымъ, въ виду противовъса притязаніямъ польской аристократіи; наконецъ, всю свою надежду полагаль единственно на будущее и какъ бы страшился дать себ' полный отчеть въ настоящемъ положеніи этой важной части его огромной державы. Впрочемъ ничто не указывало на вёроятность близкаго взрыва, и, напротивъ, видимое матеріальное благосостояніе казалось надежнѣйшимъ оплотомъ общественнаго спокойствія. Время могло устранить все непріятное въ личномъ положеніи государя, и, говоря вообще, онъ остался не совсемъ недоволенъ своею поездкою и нацією, подвластною ему и, —прибавляетъ Бенкендорфъ, —всъмъ обязанною русскимъ царямъ».

Дорогою императоръ Николай остановился въ Дерптѣ, гдѣ въ подробности осмотрѣлъ университетъ; остальную часть пути государь совершилъ вмѣстѣ съ императрицею. 24-го іюня (6-го іюля) ихъ величества прибыли въ Петергофъ, а черезъ день въ Петербургъ; посѣтивъ Казанскій соборъ, отправились въ Елагинскій дворецъ.

Едва государь усивль возвратиться въ Петербургъ, какъ вдругъ новое событіе, новая забота дали почувствовать ему, что онъ не избавился отъ несчастій, преслѣдовавшихъ его со дня вступленія на престоль. Въ имперіи показалась холера, занесенная изъ Персіи, и съ 1830 года стала подвигаться по Россіи. Эта страшная болѣзнь, извѣстная у насъ дотолѣ только по имени и по описаніямъ производимыхъ ею опустошеній, наводила повсюду тѣмъ большій ужасъ, что никто не зналъ и не могъ указать противъ нея ни медицинскихъ средствъ, ни полицейскихъ мѣръ. Общее мнѣніе склонялось, однако, въ пользу карантиновъ и оцѣ-

пленій, какъ бы противъ чумы, и въ этомъ смыслѣ правительство тотчасъ приняло всѣ нужныя мѣры, съ тою дѣятельностію, которую твердая воля государя умѣла влагать во всѣ его распоряженія. На указанные пункты направлялись войска, и изъ нихъ, равно какъ и изъ мѣстныхъ жителей, образовывались чумные кордоны для спасенія отъ этого бича внутреннихъ губерній и обѣихъ столицъ.

Къ внутреннимъ затрудненіямъ присоединились вскорѣ и внѣшнія осложненія.

### IV.

Императоръ Николай уже давно озабоченъ былъ направленіемъ, даннымъ Карломъ X своей внутренней политикъ. Еще 22-го марта (3-го апръля) 1830 года государь въ письмъ къ графу Дибичу выражалъ свои опасенія насчеть положенія дёль во Франціи и благополучнаго исхода правительственныхъ мфропріятій, которыя заставляють трепетать за будущее (qui font trembler pour leur suite) <sup>367</sup>. Выражая надежду, что Богъ предохранитъ Францію и Европу отъ новыхъ несчастій, Николай Павловичь прибавиль: «во всякомь случав прискорбно сказать, что сумасшествіе короля всему тому причиною (toutefois il est cruel de devoir le dire, que c'est la folie du roi qui est cause de tout cela)». Шаткое положеніе французскаго правительства тымь болые огорчало императора Николая, въ виду того обстоятельства, что отнотенія Россіи къ Франціи были самыя дружественныя. Государь съ признательностью относился къ Карлу Х за дружественную политику, которой онъ придерживался во время русско-турецкой войны; насколько Николай Павловичь относился благосклонно къ тогдашнему французскому правительству, можно видъть изъ словъ, сказанныхъ барону Бургоэну (французскому повъренному въ дълахъ) въ Красномъ Селъ во время ученія гвардейской артиллеріи: «Французы взяли Алжиръ. Напишите вашему королю, что это завоеваніе наполнило меня такою радостію, какъ бы оно было совершено пушками, выстрѣлы которыхъ раздаются въ настоящій моментъ» 368.

Между тѣмъ тревожныя извѣстія изъ Парижа стали быстро слѣдодовать одни за другими и подтвердили опасенія императора Николая. Государственный переворотъ совершился: Карлъ X нарушилъ хартію и данную имъ клятву, а затѣмъ начались іюльскіе дни.

Въ это время императоръ Николай предполагалъ совершить поъздку по Финляндіи, которую до сихъ поръ еще не имѣлъ времени посѣтить. Въ день отъѣзда, 30-го іюля (11-го августа), государь принималъ прибывшаго въ Петербургъ фельдмаршала графа Дибича <sup>369</sup> п барона Бур-

гоэна. Разговоръ съ французскимъ повѣреннымъ въ дѣлахъ изложенъ имъ въ своихъ запискахъ слѣдующимъ образомъ <sup>370</sup>:

«Лишь только я вступиль въ кабинеть императора,—пишеть Бургоэнъ,—какъ его величество подошель ко мнѣ и сказалъ:

«— То, что мы предвидѣли, совершилось. Сообщенія прерваны; но и этого довольно, чтобы опасаться всего. Сообщенія прерваны — дока-



Максимъ Яковлевичъ фон-Фокъ. (Сь портрета, находящагося въ "Альбомъ Пушкинской выставки").

зательство, что мятежъ торжествуетъ. Какое ужасное несчастіе (quel affreux malheur)!

«Я присоединился къ сожалѣніямъ, къ печальнымъ опасеніямъ императора.

«— Чѣмъ кончится все это? — сказалъ онъ. — Что, по вашему мнѣнію, выйдетъ изъ всего этого?

«— Увы, государь, догадки туть невозможны: въ Парижѣ мятежъ, готъ все, что мы знаемъ. Когда страна видитъ возмущеніе въ своей

столицѣ, оно сходно съ умопомѣшательствомъ въ человѣкѣ, никто не можетъ сказать, что онъ предприметъ.

- «— Что произойдеть, если Карла X свергнуть? Кого посадять на его мѣсто? Не будеть ли у васъ республики?
  - «— Нътъ признаковъ, чтобы думали о республикъ, отвъчалъ я.
  - «— Не изберуть ли какого нибудь Бернадота?
  - «— Онъ слишкомъ далекъ, государь, и вполнѣ забытъ.
- «— Я не говорю о королѣ шведскомъ, но о какомъ нибудь военачальникѣ, выбранномъ преторіанцами.
- «— Нѣтъ, государь, нѣтъ, наши солдаты, славу Богу, еще никогда не покушались на такія преступныя, безумныя дѣйствія, какъ преторіанскій выборъ.
  - «— Такъ что же будеть?
  - «— Подобно вашему величеству, я блуждаю во тымѣ хаоса.

«По настоянію императора, я приступиль съ нимъ къ разсмотрѣнію различныхъ догадокъ; отреченіе въ пользу законныхъ наслѣдниковъ, примѣры котораго нашъ вѣкъ представляль въ минуты смутъ или анархіи, казалось намъ наиболѣе желательнымъ и наиболѣе вѣроятнымъ рѣшеніемъ. Впрочемъ, такъ какъ императоръ готовился ѣхать въ Финляндію, такъ какъ полученныя имъ извѣстія были неполны, я же не имѣлъ никакихъ и не могъ разсчитывать на скорое прибытіе курьера изъ Парижа, то настоящая бесѣда была непродолжительна. Императоръ все еще надѣялся, хотя и весьма слабо, на торжество или на долгое сопротивленіе королевской партіи или въ Парижѣ или же внѣ возмутившейся столицы. Во всякомъ случаѣ онъ полагалъ, что весь дипломатическій корпусъ послѣдуетъ за Карломъ X.

«— Станемъ, по крайней мѣрѣ, надѣяться, что монархическое начало будетъ спасено, — повторилъ онъ мнѣ нѣсколько разъ.

«Желаніе видѣть монархическое начало неприкосновеннымъ посреди смутъ было неоднократно выражаемо императоромъ, хотя ничего положительнаго не было высказано. Онъ произнесъ между прочимъ имя Орлеанской вѣтви, не останавливаясь, однако, на подобной гипотезѣ болѣе, чѣмъ на другихъ выставляемыхъ съ его стороны; на первомъ планѣ онъ естественно ставилъ герцога Ангулемскаго, затѣмъ герцога Бордоскаго; но всѣ эти предположенія, всѣ личные вопросы затронуты были мимоходомъ, съ непослѣдовательностью, отличающей быстрый и отрывистый разговоръ. Передъ тѣмъ, какъ разстаться, возвращаясь къ упорному бою королевской гвардіи, императоръ сказалъ мнѣ:

«— Молодцы ваши гренадеры королевской гвардіи! Я желаль бы поставить золотую статую каждому изъ нихъ.

«Послѣ этихъ словъ, такъ благородно обрисовывающихъ свойственныя ему чувства и способъ выраженія, равно уваженіе его къ военной вѣрности и преданности, онъ простился со мною, сказавъ:

«— До свиданія черезъ шесть дней: долѣе я не пробуду въ Финляндіи, отъ поѣздки въ которую не могу отказаться; я тороплюсь возвратиться сюда для полученія извѣстій; скоро возвратится Нессельроде; пока же я поручилъ князю Ливену сообщать вамъ всѣ тѣ свѣдѣнія, которыя онъ получитъ. Я понимаю вашу душевную тревогу».

Въ тотъ же вечеръ императоръ Николай съ генералъ-адъютантомъ Бенкендорфомъ сѣлъ въ дрожки и направился въ Выборгъ.

«Сидя вдвоемъ въ этой ломкой повозкѣ, —пишетъ Бенкендорфъ, —мы, разумѣется, говорили только о парижскихъ происшествіяхъ и о послѣдствіяхъ, которыя они могутъ имѣть для остальной Европы. Помню, какъ, разсуждая о причинахъ этой революціи, я сказалъ, что съ самой смерти Людовика XIV французская нація, болѣе испорченная, чѣмъ образованная, опередила своихъ королей въ намѣреніяхъ и потребности улучшеній и перемѣнъ; что не слабые Бурбоны шли во главѣ народа, а что самъ онъ влачилъ ихъ за собою, и что Россію наиболѣе ограждаетъ отъ бѣдствій революціи то обстоятельство, что у насъ со временъ Петра Великаго всегда впереди націи стояли ея монархи; но что по этому самому не должно слишкомъ торопиться ея просвѣщеніемъ, чтобы народъ не сталъ по кругу своихъ понятій въ уровень съ монархами и не посягнуль тогда на ослабленіе ихъ власти».

Къ сожалѣнію, Бенкендорфъ ничего не пишеть, что отвѣтилъ императоръ Николай на историческую импровизацію своего спутника, и продолжаеть свой разсказъ:

«За нѣсколько станцій до Выборга дрожки сломались, и мы вынуждены были пересѣсть въ запасныя, менѣе покойныя и еще менѣе прочныя, чѣмъ первыя. Въ Выборгѣ мы остановились у православнаго собора (31-го іюля, въ 9 часовъ утра), на паперти котораго ожидали государя губернаторъ и всѣ власти. По осмотрѣ имъ войскъ, укрѣпленій, госпиталя и немногихъ казенныхъ зданій, украшающихъ этотъ городокъ, мы, переночевавъ въ немъ, на слѣдующій день пустились далѣе и вскорѣ очутились въ новой Финляндіи, то-есть въ той ея части, которая была завоевана императоромъ Александромъ».

Не довзжая Фридрихстама, государь въ Питтерлаксъ свернулъ въ сторону въ простой крестьянской телъжкъ для осмотра каменной ломки, гдъ приготовлялся гранитный монолить для памятника Александру I-му. Послъ осмотра войскъ и финляндскаго кадетскаго корпуса въ Фридрихстамъ, императоръ Николай черезъ Ловизу и Борго прибылъ 1-го (13-го) августа вечеромъ въ Гельсингфорсъ.

На другой день генераль-губернаторь, генераль-адъютанть Закревскій, возведень быль въ графское великаго княжества Финляндскаго достоинство. Его величество, какъ сказано въ рескриптѣ, «оказываетъ сей знакъ монаршаго благоволенія тѣмъ съ большимъ удовольствіемт, что оный согласуется съ желаніемъ, изъявленнымъ финляндскимъ сенатомъ: соединить его, Закревскаго, тѣснѣйшими узами съ согражданами финляндской націи и считать его въ числѣ ея сочленовъ».

3-го (15-го) августа государь посѣтилъ Свеаборгъ и обѣдалъ на кораблѣ «Кульмъ», съ которымъ прибылъ сюда князь Меншиковъ.

Относительно пребыванія императора Николая въ Финляндіи Бенкендорфъ пишетъ: «Сердечный пріемъ, сдѣланный государю всѣми классами населенія, быстрое возрастаніе столицы, наконецъ общій видъ довольства, не оставляли сомнѣнія въ выгодахъ благого и отеческаго устройства, даннаго этому краю. Прежніе навыки, преданія и семейные союзы не могли не поддерживать еще до нѣкоторой степени симпатической связи его со Швецією; но матеріальные интересы и управленіе, столько же либеральное, сколько и національное, уже производили свое дѣйствіе, и все обѣщало Россіи въ финляндцахъ самыхъ вѣрныхъ и усердныхъ подданныхъ».

Въ ночь на 5-е (17-е) августа императоръ Николай возвратился въ С.-Петербургъ и остановился во дворцѣ на Елагиномъ острову.

Ко времени прівзда государя французскія діла окончательно разъяснились. Отреченіе Карла X въ пользу внука, герцога Бордоскаго, не доставило ему престола, и намістникъ королевства, герцогъ Орлеанскій, Людовикъ-Филиппъ, преобразился въ короля французовъ. Николай Павловичъ усмотріль въ устраненіи старшей линіи Бурбоновъ и законнаго короля Генриха V одно коварство и візроломство намістника королевства и різшился прервать сношенія съ Францією. Первый же докладъ графа Чернышева сопровождался высочайшимъ повелівніемъ, переданнымъ имъ 5-го (17-го) августа 1830 года кронштадтскому военному губернатору, вице-адмиралу Рожнову, и гласившимъ слідующее:

«По случаю возникшаго во Франціи мятежа и перемѣны существовавшаго правительства, государь императоръ высочайше повелѣть соизволилъ ни подъ какимъ видомъ не допускать кораблямъ сей націи, плавающимъ подъ флагомъ трехцвѣтнымъ, а не бѣлымъ, входъ въ Кронштадтскій портъ, но если бы усиливались войти въ оный, то останавливать ихъ дѣйствіемъ оружія. Его императорскому величеству равномѣрно благоугодно, чтобы всякій корабль французскій изъ остающихся нынѣ въ Кронштадтскомъ портѣ, который бы перемѣнилъ бѣлый флагъ на трехцвѣтный, немедленно былъ высланъ въ море. Сообщая вашему превосходительству высочайшую волю сію къ непремѣнному и строгому исполненію, имѣю честь присовокупить, что вмѣстѣ съ симъ увѣ-



Князь Иларіонъ Васильевичъ Васильчиковъ.

(Съ портрета, приложеннаго къ "Историческому обзору дъятельности комитета; министровъ").

домляю объ оной г. начальника морского штаба его императорскаго величества».

Утромъ 5-го (17-го) августа графъ Чернышевъ навѣстилъ барона Бургоэна и сказалъ ему:

— «Императоръ, зная наши короткія отношенія, полагаетъ, что сообщеніе, которое онъ хочетъ сдѣлать вамъ, было бы менѣе непріятно въ устахъ друга, чѣмъ всякимъ другимъ путемъ. Вамъ, конечно, извъстно, какъ недоволенъ его величество случившимся во Франціи. Его непоколебимыя правила не позволяютъ ему признать то, что было сдѣлано. Поэтому рѣшено прислать вамъ ваши паспорты и прервать всѣ сношенія съ Франціею».

Кронштадтскія распоряженія и слова графа Чернышева служили явнымъ доказательствомъ предвзятаго намѣренія правительства довести дѣло до разрыва; поэтому баронъ Бургоэнъ немедленно испросилъ черезъ князя Ливена аудіенцію у государя и получилъ приглашеніе прибыть въ Елагинскій дворецъ въ тотъ же день (5-го августа) въ 11-ть часовъ вечера. Аудіенція сопровождалась продолжительнымъ разговоромъ, ярко обрисовавшимъ характеръ и политическіе взгляды императора Николая.

Государь приняль Бургоэна въ своемъ маленькомъ кабинетѣ, расположенномъ во второмъ этажѣ Елагинскаго дворца; одна комнатка отдѣляла его отъ спальни императрицы. Оживленный разговоръ продолжался часъ и три четверти <sup>371</sup>. Съ первыхъ же словъ государя Бургоэнъ убѣдился въ справедливости словъ, переданныхъ ему утромъ графомъ Чернышевымъ о предстоявшемъ немедленномъ разрывѣ Россіи съ Франціею.

«Когда я вошелъ, — пишетъ Бургоэнъ, — пиператоръ встрѣтилъ меня на самомъ порогѣ и, ставъ передо мною, произнесъ мрачнымъ, но рѣзко отчетливымъ голосомъ слѣдующія слова:

«— Ну, что, имъете ли вы извъстія отъ вашего правительства, отъ господина намъстника королевства (de monsieur le lieutenaut général du royaume)? Вы уже знаете, что я не признаю никакого другого порядка вещей, кромъ прежняго, и считаю его единственно законнымъ, потому что онъ истекаетъ изъ легитимной королевской власти.

«На обращенныя ко мн<sup>в</sup> столь р<sup>в</sup>зкія слова я отв<sup>в</sup>чаль въ томъ же дух<sup>в</sup>.

«— Признаюсь, государь, я крайне удивленъ, что ваше величество смотрите такъ на вопросъ, отнынѣ безповоротно рѣшенный монить отечествомъ, которое всегда умѣло отстаивать то, что дѣлало.

«Мы подошли въ это время къ столу, стоявшему влѣво, въ глубинѣ комнаты. Императоръ, идя возлѣ меня, сказалъ возвышеннымъ голосомъ:

— «Да, таковъ образъ моихъ мыслей: принципъ легитимизма, вотъ что будетъ руководить мною во всѣхъ случаяхъ (le principe de légitimité, voilà ce que me guidera en toute circonstance).

«Подойдя въ это время къ столу, императоръ, сильно ударивъ по нему, воскликнулъ:

«— Никогда, никогда не могу я признать того, что случилось во Франціи.

«Я оставался спокойнымъ въ виду этого энергическаго проявленія необдуманной воли, которую мит предстояло побороть.



Баронъ Карлъ Өедоровичъ Толь. (Съ гравюры Райта, сдъланной съ портрета, писаннаго Доу).

- «— Государь, возразиль я, нельзя говорить никогда; въ наше время слово это не можетъ быть произносимо: самое упорное сопротивление уступаетъ силъ событий.
- «— Никогда, продолжаль императоръ съ тѣмъ же жаромъ, никогда не уклонюсь я отъ моихъ принциповъ: съ принципами нельзя вступать въ сдѣлку, я же не вступлю въ сдѣлку съ моею честью.

«— Знаю, — отвѣчалъ я, — что слово вашего величества свято, и что если вы принимаете на себя обязательство, то оно становится для васъ непреложнымъ закономъ; вотъ почему я и придаю столько цѣны тому, чтобы вы не связывали себя на будущее время поспѣшными заявленіями.

«То, что я предвидѣлъ, случилось: императоръ при самомъ началѣ нашего разговора хотѣлъ мнѣ показать свое неудовольствіе въ полной силѣ; но очевидно, что онъ призвалъ меня не для того единственно, а желалъ выслушать объясненія, даже настоянія, потому что обстоятельства были равно важны и для него и для насъ. Въ своихъ чувствахъ, симпатіяхъ, принципахъ онъ былъ увѣренъ, но серіозная дѣйствительность минуты ставила его въ мучительную нерѣшимость, въ большое недоумѣніе; въ продолженіе нѣсколькихъ дней его осаждали самыми противоположными совѣтами: воинственныя подстрекательства преобладали, но онъ не пренебрегалъ соображеніями, которыя могли быть ему представлены и въ другомъ смыслѣ. Въ такомъ настроеніи духа онъ сказалъ мнѣ тономъ, уже въ значительной степени смягченнымъ:

- «— Садитесь и поговоримъ спокойно, въ то же время онъ указалъ миѣ на стулъ, находящійся противъ своего по другую сторону стола, который онъ только что ударилъ своею мощною рукою.
- «— Ваше величество съ самаго начала говорили со мною такъ опредълительно, такъ рѣшительно, что и я считаю себя въ правѣ сдѣлать то же.
- «— Говорите все, возразиль императорь, выскажите все, что у вась на сердцѣ, для того-то я и пригласиль васъ; мы здѣсь вовсе не для того, чтобы обмѣниваться любезностями.
- «— Итакъ, государь, позвольте миѣ представить вамъ вполиѣ откровенно картину того, что случилось бы, если бы вы исполнили рѣшеніе, о которомъ миѣ говорилъ графъ Чернышевъ сегодня утромъ.
  - «— Хорошо, я слушаю васъ.
- «— Эта картина будеть проста; ваше величество увидите, какъ послѣдствія связываются между собою. Допустимь, что мнѣ предложили бы
  выѣхать изъ С.-Петербурга. Отъѣзжая, я отправиль бы впередъ курьера,
  который возвѣстиль бы объ удаленіи меня и объ исключеніи нашего
  національнаго флага. Неужели вы полагаете, что мы останемся спокойными при такомъ извѣстіи? Это не въ нашихъ обычаяхъ; въ тотъ же самый день мы удалили бы вашего посланника, какъ вы удалили меня. Тогда
  что случилось бы? Ваше величество знаете, какое положеніе занимаетъ
  въ Парижѣ генералъ Поццо-ди-Борго. Столько же по своему искусству,
  сколько и по могуществу монарха, котораго служитъ представителемъ,
  онъ—какъ бы опорная точка всему парижскому дипломатическому корпусу. Всѣ его товарищи пользуются его совѣтами... но если весь дипломатическій корпусъ разсѣется, то, какъ вы полагаете, какое дѣйствіе произведетъ этотъ отъѣздъ на моихъ соотечественниковъ? Вы знаете, до ка-

кой степени мы порывисты въ нашихъ рѣшеніяхъ и поступкахъ. Ваша прежняя коалиція не можетъ устрашить насъ. Мы скажемъ себѣ, что она постарается вновь образоваться, и выведемъ немедленно заключеніе, что нужно предупредить ее. Мы будемъ имѣть дѣло съ организованною массою, но располагаемъ съ нашей стороны дезорганизаціонной силой и нашей способностью быстраго расширенія; мы вынуждены будемъ бро-



Алексъй Самойловичъ Грейгъ.

(Съ литографін Сандомури, єдёланьой съ портрета, рисованнаго съ натуры Осокинымъ).

ситься на Европу, прежде нежели она будеть готова. Воть, государь, какое будеть послідовательное сціленіе фактовь, если мит не удастся уб'єдить вась посмотріть на событія сь настоящей точки зрінія.

- «— Я еще въ недоумѣніи, какъ поступлю; но какимъ образомъ вы хотите, чтобы мы стали на сторону того, что совершилось въ Парижѣ?
- «Тѣмъ лучше, государь, если вы еще не приняли рѣшенія въ виду столь важныхъ событій, это доказываетъ вашу мудрость, потому

что всё мы въ подобныя минуты должны усугублять спокойствіе и осторожность. Что случилось бы, если бы я самъ не подавиль въ себё перваго движенія, когда сегодня утромъ вашъ военный министръ сдёлаль мнё отъ вашего имени рёшительное сообщеніе? Въ какомъ видё были бы теперь дёла, если бы я принялъ это сообщеніе въ буквальномъ смыслё или только написалъ о немъ въ Парижъ? Полагаю, что я поступилъ согласно съ моими обязанностями, желая переговорить прежде всего съ вами, потому что вы одинъ господинъ здёсь.

- «— Вы хорошо сдѣлали, что пожелали видѣть меня; полезно, чтобы мы имѣли настоящую бесѣду.
- «— Въ этомъ я также убъжденъ наравнѣ съ вашимъ величествомъ; но къ чему послужила бы наша бесъда, если бы мнѣ не удалось измѣнить вашихъ намѣреній? Если я выйду изъ этого кабинета, не убъдивъ васъ, то послъдствіемъ будетъ война болѣе обширная и кровавая, чѣмъ войны республики и имперін. Разсчитаемъ, сколько милліоновъ людей погубили эти войны; а та, которую вы, государь, вызвали бы, была бы еще губительнѣе, и вы отвѣчали бы за нее передъ Богомъ.

«Воззваніе къ пскренно-религіозному чувству императора Николая произвело свое д'яйствіе.

«Устремивъ глаза къ небу, онъ сказалъ:

- Да предастъ Господь эту отвѣтственность въ руки достойнѣе монхъ.
- «— Отклонить отвётственности вы не можете, государь: она—естественное послёдствіе того высокаго положенія, которое вы занимаете на землі. Я счель, однако, своимь долгомь напомнить вамь всю важность того, что мы говоримь и обсуждаемь вь настоящую минуту.
- «— Повторяю, отвѣчалъ императоръ, я еще не знаю, на что мы рѣшимся; но я, конечно, сообщу свой взглядъ моимъ коллегамъ (mes collègues). Я передамъ имъ безъ утайки мое мнѣніе о случившемся и о томъ, что слѣдуетъ сдѣлать; графъ Орловъ въ скоромъ времени скажетъ это въ Вѣнѣ. Вчера я писалъ Вильгельму (принцу Оранскому); мы не объявимъ вамъ войны, будьте въ томъ увѣрены; но если мы когда либо признаемъ то, что совершилось у васъ, то лишь послѣ взаимнаго согласія.
  - «— Что же выйдеть, государь, изъ подобнаго конгресса?
- «— Рѣчь идетъ не о конгрессѣ; мы располагаемъ другими средствами для соглашенія.
- «— Покамѣстъ вы условитесь, государь, долгъ каждаго изъ васъ воздерживаться въ отдѣльности отъ всякаго раздражительнаго слова, отъ всякой деклараціи или демонстраціи, которая могла бы встревожить или оскорбить насъ.
- «— Я долженъ былъ быть весьма недоволенъ тѣмъ, что случилось, и я никогда не стану скрывать своего мнѣнія,—возразилъ императоръ.

«— Ваше величество припомпите, что въ нашемъ разговорѣ въ Аничковомъ дворцѣ, когда мы еще ничего не знали, мы коснулись множества предположеній; не пришли ли мы къ заключенію, что посреди столь страшнаго переворота все было возможно? Роковая случайность революцій управляла обезумѣвшимъ населеніемъ. Я отвѣчалъ вамъ, что, къ сожалѣнію, никто не могъ ничего знать и ничего предрекать. Я видѣлъ мое отечество на краю пропасти и подобно большинству благоразумныхъ людей страны, испытавшей столько революцій, призывалъ всѣми ножеланіями моими руку, которая могла бы ее спасти. Чувства мои не измѣнились; попрежнему я съ болѣзненнымъ сожалѣніемъ вспоминаю о мѣрахъ, погубившихъ короля Карла X, и съ прежнею признательностію о храброй королевской гвардіи, тщетно защищавшей его.

#### «Императоръ продолжалъ:

- «— Повторяю вамъ, любезный другъ, я обѣщаю вамъ не предпринимать торопливаго рѣшенія; что же касается до моего мнѣнія, то я всегда выскажу его прямо; мы не объявимъ вамъ войны, примите въ этомъ увѣреніе; но мы условимся сообща, какого образа дѣйствій намъ слѣдуетъ держаться въ отношеніи Франціи.
- «— Я готовъ вѣрить, что вы не объявите намъ войны: со стороны державъ это было бы дѣйствіемъ столько же безумнымъ, сколько и опаснымъ. Но развѣ вы полагаете, что мы удовольствуемся холодными и оскорбительными отношеніями? Мы уже не истощенная Франція 1814 года, а вы—уже не соединенная Европа 1815 года. Вы говорите, что не желаете войны, это не подлежитъ сомнѣнію; но между правительствами, какъ и между частными людьми, дѣло постепенно доходитъ со ссоры, а потомъ и до столкновенія. Недоброжелательные поступки влекуть за собою рѣзкія объясненія, эатѣмъ являются оскорбленія и угрозы, и оба противника скоро становятся лицомъ къ лицу, со шпагою въ рукѣ.
- «— Надѣюсь, мы будемъ дѣйствовать осторожно, но всѣ сообща, замѣтилъ императоръ.—Надобно, однако, предвидѣть, что другія державы, не сожалѣя, подобно мнѣ, о томъ, что Франція намѣревается снова броситься въ революціонныя случайности, возрадуются, что вы губите ваши прекрасныя начала преуспѣянія.

«Весьма въроятно, что на аудіенціяхъ посланникамъ и министрамъ другихъ великихъ державъ императоръ уже упомянулъ со времени іюльской революціи условнымъ образомъ о коалиціи. Впрочемъ, онъ все еще сохранялъ нѣкоторое расположеніе къ Франціи; онъ далъ мнѣ въ томъ новое доказательство даже во время нашего пренія, и я не могу забыть словъ, сказанныхъ имъ по этому поводу.

«Замътивъ ему, что если Россія, хотя и сохраняя миръ, покажетъ себя враждебною въ отношеніи къ намъ, то съ нашей стороны есте-

ственнымъ образомъ произойдетъ сближение съ Англіею, императоръ отвѣчалъ:

- «— Не теряйте изъ виду большую разницу между Англіей и мною. Несмотря на все то, что меня волнуєть, и что мнѣ не нравится у васъ, я никогда не переставаль интересоваться судьбами Франціи. Всѣ эти дни меня безпокопла мысль, что Англія, завидуя завоеванію Алжира, воспользуєтся вашими смутами, чтобы отнять у васъ это прекрасное владѣніе. Что же касается Австріи, то она трепещеть за Италію; изъза этого страха она сожалѣеть о вашей новой революціи, и потому только безпокоптся; она никогда не будеть сожалѣть о вашихъ горестяхъ; мы же, напротивъ того, всегда счастливы, когда Франція возрастаеть въ силѣ и благоденствіи.
- «— Государь, вы вполнъ правы питать въ отношении насъ подобныя чувства, потому что они вполнъ взапиныя. Не мнъ напоминать вамъ, что французы сдѣлали для васъ во время послѣдней турецкой войны. Наша политическая поддержка сопровождала васъ до Адріанопольскаго трактата, а что касается до нашего военнаго братства, то вы помните, сколько французовъ служили въ рядахъ вашей арміи, и сколько другихъ желали последовать за ними. Вотъ эту медаль за турецкую кампанію, которую вы намъ пожаловали, мы носимъ, какъ дорогое воспоминаніе. Правда, офицеры и другихъ великихъ державъ пріъзжали и находились также въ вашей дунайской арміи, но, за исключеніемъ насъ и пруссаковъ, по сочувствію ли, или только изъ любопытства? Австрійскихъ офицеровъ было на Дунав, въ 1828 году, почти столько же, какъ и французскихъ; но въ то же самое время австрійскія газеты унижали славу вашего оружія и предсказывали вамъ б'едствія въ кампанію 1829 года. Въ противоположность подобнымъ дъйствіямъ дълали мои молодые соотечественники? Лаферроно и Ларошжакелены храбро дрались за васъ, бросались въ первые ряды вашихъ авангардовъ. Пруссаки и французы, государь, вотъ кто были въ тяжелыхъ обстоятельствахъ 1828 и 1829 годовъ вашими единственными друзьями.

«Я одушевился при этихъ словахъ; государь казался тронутымъ и дружески протянулъ мнѣ руку. Разговоръ принялъ затѣмъ болѣе спокойный тонъ простого обсужденія; императоръ еще разъ подтвердилъ, что говоритъ и дѣйствуетъ лишь изъ интереса къ Франціи.

- «— Государь, если вы продолжаете интересоваться монмъ отечествомъ, то явите себя его другомъ въ этомъ новомъ кризисѣ и не увеличивайте его замѣшательства враждебнымъ положеніемъ.
- «— Никакой вражды не питаю я къ Франціп, это вѣдомо Богу; но я ненавижу начала, васъ ослѣпляющія (je déteste les principes qui vous égarent); вы говорите мнѣ о враждебномъ начинанія съ нашей стороны, оно можетъ послѣдовать и съ вашей.

«— Этого не случится, государь, будьте въ томъ увѣрены, если къ намъ отнесутся такъ, какъ мы въ правѣ ожидать по нашей независимости и справедливой гордости. Наши внутреннія перемѣны ни до кого не касаются; поэтому нѣтъ повода къ постороннему вмѣшательству. Если бы союзные монархи захотѣли возобновить коалицію, то пусть они



Александръ Ивановичъ Козарскій.

(Съ литографіи Сандомури, сдёланной съ портрета, рисованнаго съ натуры Осокинымъ).

вспомнятт, что только въ такомъ случав мы будемъ вынуждены искать поддержки у народовъ.

«При этомъ словѣ императоръ своимъ движеніемъ выразилъ удивленіе и неудовольствіе. Я прибавилъ, чтобы успокоить его:

«— Слова, мною сказанныя, относятся лишь къ предположенію, которое, какъ вы говорите, не осуществится. Мы не предпримемъ пропаганды, потому что намъ не предстоитъ бороться съ коалиціею. Впрочемъ, все, что я говорю по поводу защиты нашей независимости, и тѣ французы,

которыхъ вы напболъе уважаете, герцогъ Мортемаръ и графъ Лаферронэ, сказали бы то же самое.

- «— Да, я знаю, что, слушая васъ, я вопрошаю миѣніе умѣренной Франціп, и что со мной какъ бы говорять Лаферронэ пли Мортемаръ.
- «— Эти люди, столь достойные вашей дружбы, государь, сказали бы вамъ, какъ и я, что отвращеніе къ иноземному вторженію преобладаетъ въ ихъ сердцѣ надъ всѣми другими чувствами, и что они и дѣти ихъ взялись бы за оружіе. Мы всѣ дружно соединимся, чтобы защитить Францію; всѣ партіи забудутъ свои распри.

«Мий не предстояло надобности распространяться болйе о громадной силй, во имя которой я говориль: императорь быль такъ убъждень въ этомъ, что съ величайшимъ спокойствіемъ выслушаль все сказанное мною, имівшее угрожающій оттінокъ. Императорь постепенно успоконлся: онъ сталь обсуждать важнійшія статьи новой конституціи, замінившей собою хартію 1814 года. Онъ критиковаль, съ своей точки зрінія, главийшія статьи, и нашъ разговоръ, въ началів столь оживленный, приняль тонъ теоретическаго разсужденія. Онъ закончиль обзоръ введенныхъ новыхъ конституціонныхъ комбинацій, долженствовавшихъ иміть сплу съ нікоторыми изміненіями въ продолженіе восемнадцати літь, словами, не меніте всіххъ выше приведенныхъ достойными быть сохраненными.

«— Если бы, — сказаль императорь, — во время кровавыхъ смуть въ Парижѣ народъ разграбилъ домъ русскаго посольства и обнародовалъ мои депеши, то были бы поражены, узнавъ, что я высказывался противъ государственнаго переворота; удивились бы, что русскій самодержецъ поручаетъ своему представителю внушить конституціонному королю соблюденіе учрежденныхъ конституцій, утвержденныхъ присягою. (On se füt fort étonné de voir l'autocrate de Russie charger son représentant de recommander auroi constitutionnel l'observation des constitutions établies et jurées).

«Таково въ общемъ мнѣніе пмператора Николая относительно нашей іюльской революцін; онъ совѣтовалъ не производить государственнаго переворота, разсматривая его скорѣе, какъ крайне опасный неблагоразумный шагъ, чѣмъ заслуживающій порицанія проступокъ; прежде всего онъ интересовался королемъ Карломъ X и Франціею.

«Императоръ всталъ наконецъ, чтобы отпустить меня. Всѣ слѣды неудовольствія исчезли. Впдя его въ такомъ расположеніи духа, я сказаль:

«— До всѣхъ этихъ печальныхъ событій, государь, вы соблаговолили пригласить меня сопутствовать вашему величеству въ поѣздкѣ на берега Волхова для осмотра военныхъ поселеній и для инспектированія гренадерскаго корпуса. Осмѣливаюсь надѣяться, что это приглашеніе не отмѣнено. «При столь неожиданномъ напоминаніи императоръ взглянулъ на меня улыбнувшись; затёмъ послё минутнаго раздумья отвёчалъ:

«— Хорошо, я согласенъ; у меня только одно слово. Вы повдете со мною, но это удивить весьма многихъ.

«Императоръ обнять меня. Дѣло было улажено, и я возвратился въ Петербургъ. Корабли подъ трехцвѣтнымъ флагомъ были допущены въ Кронштадтъ.

«На другой день ко мив явились всв главные члены дипломатическаго корпуса. Въ предшествовавшіе дни разнесся общій слухъ о присылкв мив паспортовъ и полномъ разрывв сношеній между Франціей и Россіей. Это известіе вызвало большое безпокойство, и каждый желаль знать истину, чтобы донести своему двору. Меня посвтили лордъ Гейтесбюри, англійскій посланникъ, графъ Фикельмонъ, австрійскій посланникъ, генералъ Шёлеръ, прусскій министръ, и многіе другіе. Всв спрашивали меня со страхомъ:

- «— Правда ли, что вы покидаете Петербургъ?
- «— Правда, конечно,— отвѣчалъ я,—черезъ три дня я уѣзжаю, но чтобы сопровождать императора въ поѣздкѣ по военнымъ поселеніямъ».

Повздка въ новгородскія военныя поселенія дѣйствительно состоялась, однако не черезъ три дня, какъ разсказывалъ Бургоэнъ навѣщавшимъ его дипломатамъ, но въ началѣ сентября <sup>372</sup>.

Между тёмъ, императоръ Николай, отказавшись отъ немедленнаго разрыва съ Франціею, все-таки продолжаль увлекаться мыслію стать во главѣ легитимистскаго крестоваго похода въ духѣ Александра І-го. Возстаніе, начавшееся въ Брюсселѣ, подняло вопросъ о военномъ вмѣшательствѣ съ новой силой. Миролюбивый цесаревичъ Константинъ Павловичъ сильно встревожился воинственными намѣреніями своего державнаго брата, и изъ Варшавы немедленно раздалась правдивая рѣчь безусловнаго сторонника мира, противника новаго крестоваго похода.

«Я сильно сомнѣваюсь, — писалъ цесаревичъ 13-го (25-го) августа, — чтобы въ случаѣ, если бы произошелъ вторичный европейскій крестовый походъ противъ Франціи, подобно случившемуся въ 1813, 1814 и 1815 годахъ, мы встрѣтили то же рвеніе и то же одушевленіе къ правому дѣлу. Съ тѣхъ поръ сколько осталось обѣщаній, не исполненныхъ или же обойденныхъ, и сколько попранныхъ интересовъ; тогда, чтобы сокрушить тиранію Бонапарта, тяготѣвшую надъ континентомъ, повсюду пользовались содѣйствіемъ народныхъ массъ и не предвидѣли, что рано или поздно то же оружіе могутъ повернуть противъ насъ самихъ» <sup>373</sup>.

Относительно Польши цесаревичъ присовокупилъ:

«До сихъ поръ у насъ все спокойно, и я льщу себя надеждою, что при помощи и по милости Божіей такъ продолжится и далѣе. Поляки

докажуть вамь свою вёрность,—я осмёливаюсь ожидать этого отъ Его милосердія,—и уничтожать всякія сомнёнія на этоть счеть».

Отвѣчая цесаревичу, императоръ Николай писалъ 17-го (29-го) автуста:

«Мићніе, которое вы высказываете относительно поляковъ, какъ разъ то самое, котораго я считаю себя въ правѣ держаться въ отношенія ихъ; что же касается моего довѣрія къ этой прекрасной и храброй арміи, оно всецѣло и полно, и я ни одного мгновенія не сомиѣвался въ ней».

Государь сообщиль также цесаревичу, что вопрось о трехцвѣтномъ флагѣ не существуеть болѣе, послѣ того какъ «мы офиціальнымъ образомъ получили извѣстіе, что это не цвѣтъ возстанія (la couleur de la rebellion), но что правительство намѣстника короля, утвержденное Карломъ X и слѣдовательно сдѣлавшееся, въ нашихъ глазахъ, законнымъ (rendu légal à nos yeux), торжественно его приняло». Затѣмъ, переходя къ ближайшему разбору современныхъ политическихъ вопросовъ, государь старался успокоить брата насчетъ своихъ воинственныхъ намѣреній.

«Все, что было сдёлано здёсь дипломатическимъ путемъ, было сообщено вамъ, — писалъ императоръ, — надѣюсь, что вы найдете наши рѣшенія отвічающими чести и началамъ, унаслідованнымъ нами отъ нашего покойнаго ангела. Мы вовсе не торопимся дъйствовать, но мнъ кажется, что по части началь непреложныхь, священныхь (principes immuables, sacrés) никогда не следуеть оставлять места сомненіямъ; и воть не изложить открыто нашего взгляда на узурпацію герцога Орлеанскаго значило бы поступить какъ разъ такимъ образомъ. Впрочемъ, событія чередуются съ такою быстротою, что буквально едва хватаетъ времени, чтобы зрѣло взвѣсить дѣло, приготовить депеши, какъ вдругъ разыгрывается новое событіе, измёняющее кажущійся обликъ положенія діль. Таковы, по моему мнівнію, обстоятельства данной минуты, такъ какъ законный король въ монхъ глазахъ, Генрихъ V-й, вывезенъ своимъ дѣдомъ изъ предѣловъ Францін; такимъ образомъ онъ фактически эмигрировалъ и бросилъ страну. Эта страна не можетъ оставаться безъ главы, а за неимѣніемъ его должна впасть въ состояніе самой ужасной анархін; поэтому фактически напболже близкій къ трону, находящійся во Франціи, за неим'вніемъ тіхъ, которые были до него, становится для насъ фактически королемъ Франціи; если же мои союзники находять единогласно, что мы должны помириться въ этомъ отношении на герцогъ Орлеанскомъ, то, мнъ кажется, лучше признать королевскую власть, исходящую изъ подобнаго факта, чёмь королевскую власть по выбору народа: страшный примёрь, пагубный для всякаго порядка и который подорваль бы наше собственное

### императоръ николай первый

существованіе; повторяю, мий было бы слишкомъ противно признать его подобнымъ образомъ» <sup>374</sup>.

Однако, цесаревичь не успокоился, повидимому, не слишкомъ дов'вряя незыблемости мирныхъ заявленій, присылаемыхъ ему изъ Петербурга;



Хозревъ-Мирза. (Съ литографіи начала прошлаго столѣтія).

онъ продолжалъ, съ своей стороны, посылать предостереженія противъ возможныхъ увлеченій и писалъ государю:

«Вы понимаете и одъниваете текущія событія, какъ истинно благородный человъкъ, простите мнъ это совершенно простое выраженіе, но на ряду съ этимъ не слѣдуетъ забывать, что вы государь и властелинъ громадной имперіи, и что вашъ первый долгъ—примирять интересы вашихъ подданныхъ и вашихъ союзниковъ, поставленныхъ въ положенія относительно крайне различныя».

Руководствуясь подобными соображеніями, цесаревичь указываль, что въ случать разрыва Россіи съ Францією почтенный прусскій король прежде всего будеть компрометировань въ своихъ отношеніяхъ къ этой странт; географическое положеніе Пруссіи вынудить его принять, можеть быть, тяжелыя, но неизбіжныя рішенія. Сравнивая давно прошедшія событія съ настоящими, цесаревичь въ заключеніе своихъ разсужденій снова повторяль сділанную имъ ранте справедливую оцінку діль, обусловленную необыкновенно яснымъ пониманіемъ политической обстановки данной минуты.

«Когда происходила первая революціонная война, — писалъ цесаревичь, — все дѣлалось съ энтузіазмомъ, порожденнымъ долгомъ и ужасомъ, который испытывали; всѣ хотѣли сохранить свое общественное положеніе и были спокойны за свой тылъ. При второй войнѣ, если она случится, пойдутъ по чувству долга и, въ большинствѣ случаевъ, неохотно. Новыя идеи настолько созрѣли во всѣхъ головахъ и вообще пустили слишкомъ глубокіе корни среди большинства новаго поколѣнія, чтобы можно было вѣрить въ обратное. Сверхъ того, въ прошломъ было слишкомъ много нарушено интересовъ и не исполнено обѣщаній, чтобы явилась возможность разсчитывать на единодушное содѣйствіе правому дѣлу» 373.

Прежде всего императоръ Николай, въ виду возможныхъ случайностей, пожелалъ ознакомить своихъ ближайшихъ союзниковъ, Австрію и Пруссію, съ своими взглядами на политическое положеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ узнать намѣренія ихъ правительствъ. Съ этою цѣлью 16-го (28-го) августа генералъ-адъютантъ графъ Орловъ отправился въ Вѣну; съ подобнымъ же порученіемъ посланъ былъ 19-го (31-го) августа въ Берлинъ фельдмаршалъ графъ Дибичъ.

«Я избраль его,—писаль императоръ Николай къ цесаревичу,—потому что онъ смотрить на дѣла такъ же, какъ вы и я, а для меня именно важно, чтобы мои слова и мысли были переданы королю съ тѣмъ тономъ, который я придаю этой музыкѣ» <sup>376</sup>.

Передъ отъёздомъ государь передалъ Дибичу изустно свою инструкцію, а фельдмаршалъ немедленно изложилъ ее письменно. Въ составленной такимъ образомъ запискѣ между прочимъ сказано въ заключеніе, что для движенія своихъ войскъ императоръ, ожидая призыва его величества короля, предполагаетъ, отдавъ нужныя приказанія, полетѣть въ Берлинъ (voler à Berlin), чтобы еще лично совѣщаться съ августѣйшимъ тестемъ своимъ и затѣмъ рядомъ съ нимъ сражаться противъ враговъ общаго спокойствія (les ennemis du repos général) 377.

Консервативныя возэрвнія прусскаго короля не оказались, однако, на высотѣ той «музыки», которую занграли въ Петербургѣ. Дѣйствительно немедленно по прибытіи въ Берлинъ графъ Дибичъ приглашенъ быль 27-го августа (8-го сентября) въ Шарлотенбургъ, гдв на аудіенцін, продолжавшейся полтора часа, нэложиль королю все, что поручиль фельдмаршалу сказать государь. Но русскій посланный, преисполненный воинственнаго пыла, видівшій себя уже новымь героемь дня на высотахъ Монмартра, ангеломъ-спасителемъ въ революціонномъ пожарѣ, не нашель въ король особенной склонности къ военнымъ предпріятіямъ; льта и опыть жизни, богатой великими событіями, воспоминанія о былыхь несчастіяхъ и о дорого купленномъ торжестві внушали тестю пмператора Николая большую сдержанность и трезвый взглядь на дёла сего міра. Выслушавъ графа Дибича, король быль видимо тронуть дружескими чувствами и довфріемъ къ нему императора, заявляль, что вполнф раздѣляетъ его политическія убѣжденія и считаетъ войну непзбѣжною; но при этомъ выразилъ, ссылаясь на примъръ Александра I-го въ 1812 году, что не желаль бы ни въ какомъ случа быть начинающею стороною <sup>378</sup>.

По желанію короля, графъ Дибичъ остался въ Берлинѣ до выясненія обстоятельствъ. Начались безконечныя совѣщанія фельдмаршала съ прусскими государственными людьми, не менѣе короля опасавшимися по отношенію къ Франціи всякаго дѣйствія, носящаго вызывающій оттѣнокъ; войны же Пруссія хотѣла избѣжать, во что бы то ни стало.

Но русскіе чрезвычайные посланцы: Орловъ и Дибичъ, не усиѣли еще доѣхать до мѣстъ своего назначенія, какъ уже состоялось офиціальное признаніе совершившейся во Франціи перемѣны правленія, какъ со стороны Австріи, такъ и Пруссіи, безъ предварительнаго соглашенія съ нами. Еще ранѣе Англія также признала королемъ Людовика-Филиппа. Императору Николаю оставалось только послѣдовать ихъ примѣру. Въ Петербургъ прибылъ въ началѣ сентября генералъ Аталэнъ съ собственноручнымъ письмомъ короля Людовика-Филиппа. Въ этомъ письмѣ обращаютъ на себя вниманіе слѣдующія строки:

«На васъ, государь, въ особенности Франція останавливаетъ взоръ. Ей отрадно видѣть въ Россіи свою напболѣе естественную и напболѣе могущественную союзницу. Ручательствомъ въ томъ служитъ мнѣ благородный характеръ и всѣ качества, отличающія ваше императорское величество» <sup>379</sup>.

Генералъ Аталэнъ принятъ былъ при дворѣ съ большою вѣжливостью и даже предупредительностью; его приглашали не только на всѣ празднества, но и на смотры, парады. Менѣе удовлетворенъ былъ французскій генералъ отвѣтнымъ письмомъ государя. Рыцарская прямота императора Николая воспрепятствовала ему скрыть свои взгляды и чувства по отношенію къ іюльской монархіп подъ личиною искусныхъ дипломатическихъ сборотовъ рѣчи. Въ сущности отвѣтъ государя заключалъ въ

себѣ неодобрительное и условное признаніе ненавистнаго ему совершившагося факта, безъ соблюденія даже обычныхъ формъ, установившихся для переписки съ царственными особами. Николай Павловичъ не назвалъ себя въ отвѣтномъ письмѣ «добрымъ братомъ» короля французовъ, власть котораго въ глазахъ русскаго монарха была запятнана революціоннымъ происхожденіемъ.

Приведемъ здёсь дословный переводъ письма императора Николая, отъ 6-го (18-го) сентября, опредѣлившаго собою отношенія Россіи къ Франціи въ теченіе послѣдующихъ затѣмъ восемнадцати лѣтъ.

«Я получиль изъ рукъ генерала Аталэна,—писаль государь,—привезенное имъ посланіе, Событія, нав'яки прискорбныя (des événements à jamais déplorables), поставили ваше величество въ тягостное положеніе. Ваше величество приняли р'єшеніе, которое одно, казалось вамъ, могло предотвратить отъ Франціи великія б'єдствія. Я ничего не скажу о побужденіяхъ, внушившихъ образъ дійствій, усвоенный вашимъ величествомъ въ данномъ случав, но я возсылаю горячія мольбы къ Божественному Провиданію, дабы оно благословило намаренія вашего величества и усилія ваши на благо французскаго народа. Въ согласіи съ союзниками моими я съ удовольствіемъ принимаю выраженіе желанія вашего величества поддерживать со всёми европейскими государствами мирныя и дружественныя сношенія. Докол'ть эти сношенія будуть основаны на существующихъ договорахъ и на твердой рѣшимости поддерживать права и обязательства, торжественно ими признанныя, а равно и поземельныя владенія, Европа усмотрить въ нихъ ручательство мира, столь необходимаго даже для спокойствія Франціи.

«Призванный совмёстно съ союзниками монии поддерживать съ Франціею подъ новымъ ен правительствомъ таковыя охранительныя отношенія, я, съ своей стороны, поспёшу не только отнестись къ нимъ съ надлежащею заботливостью, но и не устану проявлять чувства, въ искренности коихъ мнѣ пріятно увѣрить ваше величество въ отвѣтъ на чувства, выраженныя вами» <sup>380</sup>.

Письмо императора Николая произвело въ Парижѣ самое удручающее впечатлѣніе не только на короля и его министровъ, но и на общественное мнѣніе страны, почувствовавшее въ немъ оскорбленіе достоинства Франціи. Тѣмъ не менѣе при обоихъ дворахъ остались прежніе дипломатическіе представители: въ Парижѣ графъ Поццо-ди-Борго, а герцогъ Мортемаръ снова возвратился въ Петербургъ; но императоръ Николай продолжалъ относиться къ королю французовъ съ чувствомъ сильнѣйшаго негодованія, укоряя его въ коварствѣ, вѣроломствѣ и совершенно не признавая въ немъ виновника спасенія монархическаго начала. Булавочные уколы смѣнялись болѣе крупными размолвками вплоть до 1848 года, когда императоръ Николай съ нескрываемымъ удо-





ВЗЯТІЕ ГОРО,



и ВЪ 1829 ГОДУ.



вольствіемъ могъ наконецъ сказать: «Voilà donc la comédie jouée et finie et le coquin à bas».

Бенкендорфъ въ своихъ запискахъ сообщаетъ: «Итакъ, послѣ долгой внутренней борьбы и гласно заявленнаго отвращенія къ новому монарху



Вступленіе русской арміи въ Адріанополь 8-го августа 1829 года. (Съ рисунка съ натуры очевидца. Изъ собранія П. Я. Дашкова).

Франціи, нашему государю не оставалось ничего иного, какъ покориться силѣ обстоятельствъ и принести личныя чувства въ жертву сохраненія мира и отчасти общественному мнѣнію. Императоръ Николай впервые принудилъ себя дѣйствовать вопреки своему убѣжденію и не безъ глубокаго сокрушенія и досады призналъ Людовика-Филиппа королемъ французовъ».

#### V.

Вскорѣ къ политическимъ тревогамъ присоединились неблагопріятныя внутреннія вѣсти. 24-го сентября (6-го октября) получено было сообщеніе, что въ Москвѣ открылась холера. Императоръ Николай немедленно рѣшился поспѣшить въ первопрестольную столицу, чтобы личнымъ присутствіемъ успокоить встревоженное населеніе; быстро собравшись въ путь, государь 27-го сентября (9-го октября) уже выѣхаль въ Москву. Трудно описать чувства московскихъ жителей при неожиданномъ появленіи царя въ зараженномъ болѣзнію городѣ. «Мы знали, что ты будешь; гдѣ бѣда, тамъ и ты!» — вотъ крики, которые раздавались среди народной толны, когда государь остановился у Иверскихъ воротъ и приложился къ образу. «Такое царское дѣло выше славы человѣческой, поелику основано на добродѣтели христіанской... Съ крестомъ встрѣчаемъ тебя, государь; да идетъ съ тобою воскресеніе и жизнь», — сказалъ императору въ Успенскомъ соборѣ митрополитъ Филаретъ.

Въ это время генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ находился въ отпуску, въ своемъ имѣніи Фаль; но уже черезъ нѣсколько дней къ шефу жандармовъ прискакалъ фельдъегерь съ извѣстіемъ объ отъѣздѣ государя и съ повелѣніемъ послѣдовать за нимъ въ Москву.

«Я быль въ восхищении отъ героической рѣшимости моего царя, пишетъ Бенкендорфъ, —и спустя два часа послѣ полученія извѣстія уже летълъ по почтовой дорогъ. Прибывъ въ Петербургъ, я завхалъ въ Царское Село за приказаніями императрицы и посп'єшиль въ Москву. А тамъ, прівхавъ вечеромъ, немедленно явился къ государю съ выраженіемь благодарности моей за память ко мнё въ минуту, столь тяжкую для отеческаго его сердца. Онъ былъ, какъ всегда, спокоенъ и благодушенъ. Его прітадъ оживиль, но не удивиль добрыхъ москвичей, которые среди ужаса таинственной заразы предчувствовали, что ихъ не покинеть царь. Когда онъ появился передъ народомъ, презрѣвъ опасность, чтобы пособить ему, общій энтузіазмъ достигь крайнихъ преділовъ, и всёмъ казалось, что сама болёзнь должна уступить его всемогуществу. Было решено оцепить Москву для охраненія отъ заразы прочихъ губерній и Петербурга; все исполнилось безъ затрудненій, и покорность народа, одушевленнаго благодарностію, не знала границъ. Холера, однако же, съ каждымъ днемъ усиливалась, а съ темъ вместе увеличивалось и число ея жертвъ. Лакей, находившійся при собственной комнать государя, умерь въ нъсколько часовъ; женщина, проживавшая во дворцѣ, также умерла, несмотря на немедленно поданную ей помощь. Государь ежедневно посъщаль общественныя учрежденія, презпрая опас-

ность, потому что тогда никто не сомнѣвался въ прилипчивости холеры. Вдругъ за обѣдомъ во дворцѣ, на который было приглашено нѣсколько особъ, онъ почувствовалъ себя нехорошо и принужденъ былъ выйти изъ-за стола. Вслѣдъ за нимъ поспѣшилъ докторъ, столько же испуганный, какъ и мы всѣ, и хотя черезъ нѣсколько минутъ онъ вернулся къ намъ съ приказаніемъ отъ имени государя не останавливать обѣда, однако никто въ смертельной нашей тревогѣ уже болѣе не прикасался къ кушанью. Вскорѣ затѣмъ показался въ дверяхъ самъ государь, чтобы



Графъ Иванъ Антоновичъ Каподистрія. (Съ гравированнаго портрета Милова 1822 года).

насъ успокоить; однако его тошнило, трясла лихорадка, и открылись всѣ первые симптомы болѣзни. Къ счастію, сильная испарина и данныя во́-время лѣкарства скоро ему пособили, и не далѣе какъ на другой день все наше безпокойство миновалось».

Государь почувствоваль себя дурно 5-го (17-го) октября; въ тотъ же день вечеромъ Николай Павловичъ получилъ извѣстіе о дальнѣй-шихъ успѣхахъ бельгійской революціи, вслѣдствіе которыхъ король нидерландскій нашелъ себя вынужденнымъ проспть вооруженной помощи,

въ силу существовавшихъ трактатовъ <sup>381</sup>. Несмотря на нездоровье, государь безотлагательно отправилъ повелѣнія графу Чернышеву, фельдмаршалу Сакену и цесаревичу о приведеніи арміи на военное положеніе.

Графу Чернышеву государь писаль:

«Любезный другь, депеши, только что полученныя мною, таковы, что надо принять безотлагательныя меры для нашего выступленія въ походъ. Нидерландскій король пишеть мнж, прося въ силу существующихъ трактатовъ вооруженной помощи. Нетерптніе его въ этомъ отношеніи такъ велико, что Вильгельмъ (принцъ Оранскій) проситъ меня его именемъ послать часть войскъ, если то возможно, моремъ. Вы сами чувствуете, что это вещь, не исполнимая въ настоящее время года. Если бы эта запоздалая просьба явилась мёсяцемъ ранёе, то всё принятыя мною мёры позволили бы ее осуществить... Первый контингенть, который я, какъ членъ союза, обязанъ выставить, будетъ составленъ изъ арміи, находящейся подъ начальствомъ брата. По моему расчету, ранве, какъ черезъ два мѣсяца, мы не въ состояніи будемъ выступить, по крайней мѣрѣ, со всёми силами. Поэтому малейшій выигрышь времени въ семь делё будеть весьма цінень. Можеть быть, извістія обо всіхь этихь громадныхъ приготовленіяхъ послужать къ тому, чтобы предотвратить войну, которой вст мы искренно желаемъ избтнуть; о приготовленіяхъ вы можете говорить громко, но безъ аффектаціи, не дълая изъ нихъ тайны. Сообщите прямо отъ себя генералу Вицлебену о мфрахъ, которыя приказано принять, написавъ ему для сообщенія королю, что отнынѣ я считаю наши арміи уже соединенными и желаю посему, чтобы по всімь военнымъ между нами сношеніямъ всякая дипломатическая формальность была отложена въ сторону; что вамъ приказано держать его въ постоянной извъстности обо всемъ, что будетъ дълаться у насъ, и что я буду весьма благодаренъ королю, если онъ дозволить отвёчать тёмъ же и мий въ самыхъ простыхъ и самыхъ непосредственныхъ формахъ... Успокойте Канкрина насчеть первоначальныхъ расходовъ и старайтесь по возможности уменьшить ихъ» <sup>382</sup>.

Графъ Чернышевъ по получении письма государя могъ торжествовать; всѣ предначертанныя мѣры прямо соотвѣтствовали вопнственному пылу графа, проявлянному имъ съ самаго начала іюльской революціи. Сообщая Дибичу въ Берлинъ распоряженія императора, графъ Чернышевъ писаль: «Если бы другіе кабинеты имѣли ту же энергію, какую придаетъ императоръ нашему кабинету, то какъ должны бы были трепетать зачинщики смутъ и мятежей!» <sup>383</sup>.

Графъ Нессельроде былъ менѣе восхищенъ вѣроятіемъ предстоявшей войны и склонялся къ мирному, дипломатическому разрѣшенію возникшихъ вопросовъ. «Мы тоже не отдыхаемъ на розахъ,—писалъ вицеканцлеръ графу Дибичу, — холера-морбусъ господствуетъ въ очень

многихъ губерніяхъ, которыя посему пришлось освободить отъ рекрутскаго набора; внутренняя торговля остановилась вслѣдствіе мѣръ, кои пришлось принять для воспрепятствованія распространенію этого бича, и мы не увѣрены въ томъ, что онъ и здѣсь не настигнетъ насъ, такъ какъ говорятъ о его появленіи уже около Тихвина. Урожай быль ду-

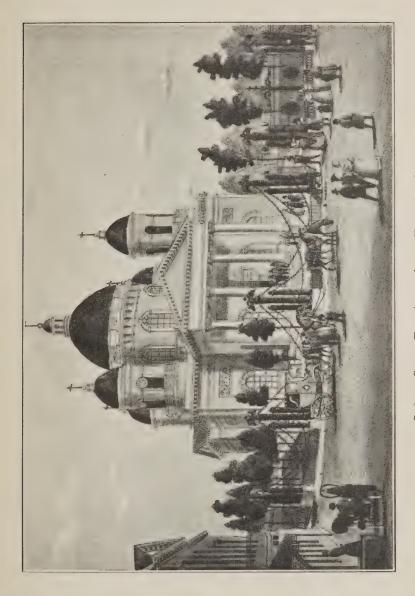

Соборъ Спаса Преображенія въ Петербургъ. (Съ граворы, сдъланной по рисунку Вегрова).

ренъ, и поступленіе податей идетъ плохо. Вотъ подъ какими предзнаменованіями мы приступаемъ къ приготовленіямъ къ войнѣ, послѣдствія которой одинъ лишь Богъ можетъ предвидѣть. Не надо, конечно, унывать и падать духомъ передъ обстоятельствами; но я считалъ необходимымъ представить вамъ печальную картину нашего внутренняго положенія, дабы вы могли принимать ее въ соображеніе во всёхъ совёщаніяхъ вашихъ съ прусскимъ кабинетомъ» 384.

Изъ строкъ графа Нессельроде видно, при какой печальной для Россіи обстановкѣ императоръ Николай готовъ быль начать войну, совершенно чуждую всякаго государственнаго эгоизма; къ тому же онъ одинъ оставался вѣренъ смыслу договора, заключеннаго между Россіею, Англіею, Австріею и Пруссіею 8-го (20-го) ноября 1815 года. Но съ тѣхъ поръ прошло пятнадцать лѣтъ, политическіе взгляды измѣнились, и въ данномъ случаѣ одинъ русскій самодержецъ готовъ былъ съ полнымъ безкорыстіемъ стоять на стражѣ возстановленія нарушеннаго законнаго порядка. Прочія державы предпочли обратиться къ содѣйствію дипломатическихъ лѣкарствъ; въ результатѣ вмѣсто вооруженнаго вмѣшательства началась работа общеевропейской конференціи, собравшейся въ Лондонѣ для улаженія бельгійскаго вопроса мирнымъ путемъ.

Но обратимся снова къ пребыванію императора Николая въ Москвѣ. Государь провель тамъ десять дней въ неутомимой, безпрерывной дѣятельности; онъ лично наблюдаль, какъ по его приказаніямъ устроивались больницы въ разныхъ частяхъ города, отдавалъ повелѣнія объ удовлетвореніи Москвы въ жизненныхъ потребностяхъ, о денежныхъ вспомоществованіяхъ неимущимъ, объ учрежденіи пріютовъ для дѣтей, у которыхъ болѣзнь похитила родителей; безпрестанно показывался на улицахъ; посѣщалъ холерныя палаты въ госпиталяхъ и только, устроивъ и обезпечивъ все, что могла человѣческая предусмотрительность, выѣхалъ 7-го (19-го) октября изъ Москвы.

Въ Твери, гдѣ проѣзжающіе должны были останавливаться въ карантинъ, самъ законодатель подаль примъръ, какъ должно уважать законъ. Государь остановился во дворцѣ, который нѣкогда былъ занимаемъ великою княгинею Екатериной Павловной и супругомъ ея, принцемъ Георгіемъ Ольденбургскимъ, во время бытности его тамошнимъ генералъ-губернаторомъ. «Здѣсь, по разсказу Бенкендорфа, врачъ приняль нась въ особо приготовленной комнатъ и окуриль, согласно съ существовавшими тогда правилами, хлоромъ, послѣ чего дворецъ и маленькій его садъ оцішли часовыми, для совершеннаго отділенія его отъ города, а насъ, во исполнение собственной воли государя, желавшаго дать примъръ покорности законамъ, засадили въ карантинъ и разъединили отъ всего міра. Свиту государеву составляли, кром'я меня, графъ П. А. Толстой, бывшій нікогда моимъ начальникомъ въ парижскомъ посольствъ, генералъ-адъютанты Храповицкій и Адлербергъ, флигель-адъютанты Кокошкинъ и Апраксинъ и доктора Арендтъ и Енохинъ. Всёхъ насъ размёстили въ томъ же дворце. Утромъ занимались бумагами, которыя ежедневно присылались изъ Петербурга и Москвы, а потомъ прогуливались по саду, впрочемъ очень худо содер-

жимому; государь стрѣляль воронь, я подметаль дорожки. За этими забавами слѣдоваль прекрасный обѣдъ для всего общества вмѣстѣ, послѣ котораго расходились по своимъ комнатамъ до вечера, соединявшаго опять всѣхъ на государевой половинѣ, гдѣ играли въ карты. Такъ мы, до возвращенія въ Царское Село, провели одиннадцать дней въ этой тюрьмѣ, хотя очень спокойной и удобной, но, тѣмъ не менѣе, жестоко намъ надоѣвшей».

20-го октября (1-го ноября) императоръ Николай благополучно возвратился въ Царское Село, а 25-го октября (6-го ноября) прибылъ въ Петербургъ. На другой день, въ воскресенье, состоялся первый разводъ.

#### VI.

Событія, ознаменовавшія собою вторую половину 1830 года, глубоко опечалили императора Николая. Съ сокрушеннымъ сердцемъ государь увидѣлъ себя вынужденнымъ признать воцареніе короля французовъ Людовика-Филиппа, а затѣмъ даже отдѣленіе Бельгіи отъ Голландіи. Съ цѣлью дать себѣ отчетъ въ совершившемся на западѣ Европы политическомъ переворотѣ и отношеніи къ нему Россіи, государь изложилъ свои мысли и взгляды въ особой запискѣ, названной имъ «исповѣдью (ma confession)».

Приведемъ здёсь въ переводё съ французскаго подлинника содержаніе этого замёчательнаго историческаго документа, опредёлившаго собою дальнёйшее направленіе русской политики до рокового 1849 года, ознаменованнаго спасеніемъ Австріи.

«Важность нынѣшнихъ обстоятельствъ, въ ихъ связи съ непосредственными интересами Россіи, — пишетъ императоръ Николай, — привели меня къ мысли отдать самому себѣ отчетъ въ тѣхъ впечатлѣніяхъ, которыя они пробуждаютъ во мнѣ. Результатъ этого испытанія передъ судомъ моей совѣсти, какъ мнѣ кажется, намѣчаетъ мнѣ, въ чемъ заключается мой долгъ.

«Географическое положеніе Россіи до такой степени благопріятно, что въ области ея собственныхъ интересовъ ставить ее въ почти независимое положеніе отъ происходящаго въ Европѣ; ей нечего опасаться; ея границы удовлетворяють ее; въ этомъ отношеніи она можетъ ничего не желать, и слѣдовательно она ни въ комъ не должна была возбудить опасеній. Обстоятельства, приведшія къ заключенію дѣйствующихъ трактатовъ, относятся къ тому времени, когда Россія, побѣдивъ и уничтоживъ неслыханное нашествіе Наполеона, въ качествѣ освободительницы, помогала Европѣ скинуть угнетавшее ее иго. Но воспоминаніе о благодѣяніяхъ скорѣе сглаживается временемъ, чѣмъ воспоминаніе о благодѣяніяхъ скорѣе сглаживается временемъ, чѣмъ воспоминаніе облагодѣяніяхъ скорѣе сглаживается временемъ облагодѣяніях скорѣе стлаживается в страживается в стражи

наніе объ обидахъ; недобросовъстность въ Вѣнѣ уже чуть было не порвала только что закрѣпленнаго союза, и потребовалась новая очевидная опасность для того, чтобы державы открыто примкнули къ тому, кто, уже явившись разъ ихъ освободителемъ, оставался неизмѣнно великодушнымъ.

«Въ теченіе десяти послѣдующихъ лѣтъ союзъ между Россіей, Австріей и Пруссіей казался тѣснымъ. Однако, обѣ эти державы неоднократно уклонялись отъ буквальнаго смысла или основныхъ началъ, служившихъ краеугольнымъ камнемъ союзныхъ трактатовъ. Неизмѣнно лишь терпѣнію и умѣренности императора, при его неистощимомъ желаніи сохранить внѣшніе признаки самой полной близости, удавалось возвращать на истинный путь или скрывать различіе взглядовъ. Когда Провидѣніе отняло его у Россіи, мы увидѣли вскорѣ, что Австрія одновременно съ прекраснѣйшими завѣреніями обнаруживала свои заднія мысли; правда, Пруссія оставалась вѣрною намъ болѣе долгое время, но между личными отношеніями къ королю и отношеніями къ его министерству сказывалась явная разница.

«Однако яркаго различія во взглядахъ не было вплоть до подлой іюльской революціи (l'infàme révolution de juillet). Мы издавна предвидъли это ужасное событіе и исчерпали по отношенію къ Карлу X и къ его министрамъ всё средства убёжденія, которыя только допускались дружбою и нашими хорошими отношеніями. Все было напрасно. Тогда мы не колебались болже высказать сильное порицание незаконнымъ поступкамъ Карла X, но развѣ въ то же время мы могли бы признавать законнымъ государемъ Франціи кого либо другого, какъ не того, который долженъ быль быть призванъ къ этому въ силу всёхъ своихъ правъ? Поступить такъ значило исполнить нашъ долгъ и остаться върнымъ началамъ, руководившимъ всеми действіями союзниковъ въ теченіе посл'єднихъ пятнадцати л'єтъ. Однако наши союзники, не условившись съ нами относительно шага столь важнаго, столь ръшительнаго, поторопились своимъ признаніемъ совершившагося факта ув'внчать мятежь и узурпацію — шагь роковой, непонятный, и которому слідуеть приписать рядъ несчастій, не перестававшихъ съ этого времени обрушиваться на Европу. Мы противились, потому что мы должны были поступать такъ; я уступилъ лишь изъ одного побужденія — сохранить союзъ; но легко было предвидъть, что послъ подобнаго примъра столь пагубной трусости цъпь вытекавшихъ отсюда событій и дъйствій не могла оборваться на этомъ, и дъйствительно вскоръ Брюссель послъдовалъ примиру Парижа. Здись вина была на сторони королевской власти, такъ какъ именно последняя дала поводъ разыграться революціи; въ Брюсселъ же напротивъ не произошло ничего подобнаго, если не считать благод вній со стороны монарха. Однако было принято въ осно-



Галиль-паша. (Съ портрета, приложеннаго къ книгѣ "Histoire de la Turquie").

ваніе то же начало; было сказано: страна не признаеть болье прежняго государя, сльдовательно, эта страна независимая; поторопимся же признать ее за таковую и узаконимь это, давь ей государя. Но монархъ оставался еще повелителемъ своей старой отчины, которая, думая лишь о своей чести, не колебалась приложить всь свои усилія, чтобы поддер-

живать его, являя собою чудный примёръ, заслуживающій и лучшей участи и монарха, болёе достойнаго оцёнить его.

«Точно такъ же, какъ было поступлено по отношенію къ Франціи, не посовѣтовавшись предварительно со своимъ союзникомъ, Австрія и Пруссія поспѣшили обѣщать свое согласіе, но мы съ самаго начала держались болѣе благороднаго образа дѣйствій и, явившись единственными носителями принципа справедливости, нашли возможнымъ пренебречь яростью Англіи и Франціи. Можемъ ли мы, не покрывая себя позоромъ, измѣнить своей системѣ?

«Но оставимъ въ сторонъ вопросъ о чести и будемъ говорить только о выгодахъ. Выгодно ли для насъ согласиться на этотъ новый актъ беззаконія? Работать вм'єст'є надъ разрушеніемь нашего собственнаго дъла значить ли это поддерживать старый союзь, когда двъ державы дъйствують въ прямо противоположномъ направлении тому, что составляло сущность союза? Существуеть ли онъ еще, когда Пруссія даеть понять намъ, что даже въ случав французскаго нашествія на Австрію она окажетъ послъдней лишь одну нравственную поддержку? Господи Боже, развѣ это союзъ, созданный нашимъ безсмертнымъ императоромъ? Сохранимъ этотъ священный огонь неприкосновеннымъ и не осквернимъ безмольнымъ одобреніемъ беззаконныхъ и гнусныхъ дъйствій державъ, стремящихся къ союзу съ нами только тогда, когда онъ хотять превратить насъ въ сообщниковъ подобныхъ дъяній; сохранимъ, повторяю, священный огонь для торжественнаго мгновенія, котораго никакая человіческая сила не можеть ни избежать, ни отдалить, — мгновенія, когда должна разразиться борьба между справедливостью и силами ада (la lutte entre la justice et le principe infernal). Это миновение близко, приготовимся къ нему, мы — знамя, вокругъ котораго въ силу необходимости и для собственнаго спасенія вторично сплотятся ті, которые трепещуть въ настоящее время.

«Мы признали самый фактъ независимости Бельгіи, потому что его призналь самъ нидерландскій король; но не признаемъ Леопольда, потому что мы не имѣемъ никакого права сдѣлать это, пока его не признаеть нидерландскій король <sup>385</sup>. Но въ то же время не станемъ скрывать нашего порицанія двусмысленному и лживому поведенію короля и отстранимся отъ конференціи.

«Если Англія и Франція соединятся, чтобы напасть на Голландію, мы будемь протестовать, потому что мы не можемъ сдѣлать ничего большаго, но, по крайней мѣрѣ, русское имя не будетъ запятнано соучастіемъ въ подобномъ поступкѣ. Нашъ образъ дѣйствій по отношенію къ Австріи и Пруссіи долженъ оставаться неизмѣнно одинъ и тотъ же; онъ долженъ постоянно указывать имъ на опасности пути, по которому онѣ слѣдуютъ, и уяснить имъ, что это онѣ отдаляются отъ основъ союза,

что мы никогда не впадемъ въ ту же ошибку, потому что мы усматривали бы въ этомъ неизбѣжную гибель благороднаго дѣла, что въ минуту опасности насъ всегда увидятъ готовыми летѣть на помощь союзникамъ, которые снова вернулись бы къ прежнимъ воззрѣніямъ, но что въ противномъ случаѣ Россія никогда не принесетъ въ жертву ни своихъ денегъ, ни драгоцѣнной крови своихъ солдатъ.

«Вотъ моя исповѣдь (voilà ma confession), она серіозна, рѣшительна, она ставитъ насъ въ положеніе новое, одинокое, но, — я осмѣлюсь высказать это, — почетное и достойное насъ. Кто посмѣль бы напасть на насъ? А если бы посмѣли, я былъ бы увѣренъ въ поддержкѣ страны, потому что она оцѣнила бы по достоинству свое положеніе и съ помощью Бога сумѣла бы покарать дерзость зачинщиковъ».

#### VII.

Повелѣнія, отданныя императоромъ Николаемъ въ Москвѣ, предвѣщавшія близость европейской войны, не нашли себѣ сочувственнаго отголоска ни въ Берлинѣ, ни въ Варшавѣ. Фридрихъ-Вильгельмъ III остался вѣренъ своей осторожной, выжидательной политикѣ, а цесаревичъ Константинъ Павловичъ продолжалъ попрежнему предостерегать государя отъ опрометчивыхъ рѣшеній, вмѣняя ему въ обязанность сохраненіе спокойствія и хладнокровія (mais au nom de Dieu pas de précipitation, mais du calme et du sang froid).

Распоряженія императора Николая, доложенныя графомъ Дибичемъ королю прусскому 18-го (30-го) октября въ Шарлотенбургѣ, были встрѣчены прежде всего похвалою относительно великодушія, энергіи и быстроты решенія государя. Мобилизацію и приближеніе русских в корпусовъ къ западной границѣ Фридрихъ-Вильгельмъ признавалъ одною изъ спасительнъйшихъ мъръ, такъ какъ, по его словамъ, онъ не сомнъвался въ предстоявшей въ будущемъ необходимости покончить дело оружиемъ. Къ окончательной же мобилизаціи польской арміи король отнесся несочувственно по той причинъ, что первый корпусъ его арміи, стоявшей въ одной линіи съ польскими войсками, еще не могъ собрать своихъ ландверовъ, мѣра, на которую Пруссія рѣшится только тогда, когда исчезнеть всякая надежда на сохранение мира; болбе же ранняя мобилизація польских войскъ могла бы породить сомнёніе насчеть согласія об'єму державъ въ пресл'єдованій своихъ политическихъ ц'єлей. Въ заключение король сказаль, что считаеть полезнымь выработать записку о политическомъ и военномъ положении делъ и послать на обсуждение австрійскаго и англійскаго кабинетовъ 386.

Цесаревичъ Константинъ Навловичъ какъ бы предугадалъ мысли прусскаго короля и писалъ 14-го (26-го) октября графу Дибичу въ Берлинъ:

«Не имъя отъ васъ никакихъ указаній, не имъя также свъдъній о мфрахъ, которыя приняты прусскимъ дворомъ, при настоящемъ положенін дёль въ Бельгін, видя, съ другой стороны, изъ изв'єстій, обнародованныхъ въ «Observateur Autrichien», что Австрія не намерена занять наступательное положеніе, я имбю поводъ думать, что если мы один станемъ принимать мфры, которыя могутъ привести къ вооруженному вмѣшательству въ Бельгін, предпринимая обширныя военныя приготовленія и подвергаясь большимъ затратамъ, безъ единодушнаго принятія такихъ же распоряженій другими державами, то эта большая поспъшность съ нашей стороны только усилить нынъшнее смятение и можеть повредить интересамъ Пруссіи. Если бы во Франціи царствовалъ еще Карлъ X, а во владеніяхъ нидерландскаго короля вспыхнуло подобное возстаніе, то вооруженное вившательство Россіи совивстно съ другими державами, получивъ другое освѣщеніе и пріобрѣтая законное основаніе, въ силу совершившагося факта и по смыслу договоровъ, наложило бы на эти самыя державы неотминую обязанность водворить въ томъ край спокойствіе и возстановить короля во всей полноти его власти. Но духъ крамолы и броженія, господствующій не только во Франціи, но и во многихъ частяхъ Европы, могъ бы лишь усилиться отъ шума этихъ военныхъ приготовленій и произвести всеобщій пожаръ, участіе въ коемъ могла бы принять Франція, и последствія котораго трудно было бы въ настоящую минуту определить. Такъ какъ высочайшія повельнія, сообщенныя графомъ Чернышевымъ, опредыляють 10-е (22-е) декабря, какъ срокъ, къ которому войска должны быть готовы къ выступленію, то въ виду близости этого срока я посылаю къ вамъ фельдъегеря, прося увъдомить меня и съ нимъ же и въ возможно скоръйшемъ времени, долженъ ли я привести сіи мъры въ исполненіе или нѣтъ» <sup>387</sup>.

Графъ Дибичъ отвѣчалъ цесаревичу въ желаемомъ имъ смыслѣ и сообщилъ въ Варшаву, что мобилизація польскихъ войскъ можетъ быть отложена, по крайней мѣрѣ, еще на мѣсяцъ, въ виду ихъ близости къ предполагаемому театру военныхъ дѣйствій.

Изъ отвъта фельдмаршала видно, что «Дибичъ настолько уже разочаровался въ своихъ воинственныхъ ожиданіахъ, что принялъ смѣлость измѣнить весьма категорическое приказаніе самого государя. По тону, господствовавшему въ правительственныхъ кружкахъ Пруссіи, онъ видѣлъ, что вопреки нѣкоторымъ подготовительнымъ мѣрамъ государство это подниметъ мечъ развѣ для самозащиты, а ужъ никакъ не изъ-за платонической любви къ легитимности или безусловной преданности

принципамъ священнаго союза. Ни обѣщанная нами помощь, ни заявленная около того же времени готовность Австріи выставить 150.000 человѣкъ въ Италіи и столько же въ Германіи не могли сбить пруссаковъ съ принятаго ими направленія» <sup>388</sup>.

Пока продолжались дипломатические переговоры, пмператоръ Николай возвратился изъ Москвы и въ крайне возбужденномъ состоянии ожидалъ рѣшительнаго слова изъ Берлина. Между тѣмъ отсутствие



Французскій король Карлъ X. (Съ гравюры Метџерони).

рѣшительнаго отвѣта Дибича, отъѣздъ котораго все откладывался королемъ, окончательно взволновало государя и побудило его писать 1-го (13-го) ноября фельдмаршалу:

«Любезный другь, я рѣшительно теряю териѣніе; въ одномъ письмѣ за другимъ вы извѣщаете меня то объ отъѣздѣ курьера съ рѣшительнымъ отвѣтомъ, то о предстоящемъ вашемъ отъѣздѣ, и вотъ скоро два мѣсяца, не случается ни того ни другого; вотъ вамъ разгадка моего молчанія по поводу вашихъ писемъ: я хотѣлъ отвѣчать на что либо положительное, а это положительное не являлось. Наконецъ, вчера жена получила письмо отъ короля, который пишетъ ей, что еще удержалъ васъ при себѣ ради важныхъ причинъ. Хочу, по крайней мѣрѣ, чтобы

вы знали, что мы здоровы, что наши военныя приготовленіи, при помощи Божіей, идуть хорошо, и что 10-го (22-го) декабря мы можемь выступить съ корпусами: 1-мъ, 2-мъ и Литовскимъ, съ польскими войсками, съ гренадерами и резервною кавалеріею; а дабы устранить всякое сомнѣніе въ томъ, что мною твердо и безповоротно рѣшено, я приказалъ все это обнародовать въ газетахъ. Я болѣе, чѣмъ когда либо, убѣжденъ, что если есть еще средство предотвратить войну, то оно состоитъ въ томъ, чтобы доказать якобинцамъ всѣхъ странъ, что ихъ нисколько не боятся, что повсюду стоятъ подъ ружьемъ, и что если даже въ своихъ неисповѣдимыхъ путяхъ Провидѣніе рѣшило, что мы должны погибнуть, — мы погибнемъ съ честью, на самой бреши. Таково мое чувство вотъ уже пять лѣтъ, такимъ оно останется всю мою жизнь; я желалъ бы передать этотъ взглядъ повсюду и всѣмъ; пока же исполнимъ нашъ долгъ.

«Австрійскій императоръ желаетъ, чтобы арміи поставлены были подъ ваше начальство; я, конечно, не отказаль, такъ какъ это есть знакъ лестнаго довърія и служитъ ручательствомъ въ его намъреніяхъ. Я совершенно доволенъ чувствами нашихъ военныхъ; всѣ готовы и въ восхищеніи, что идутъ въ походъ, а я молю Бога, чтобы въ этомъ не было надобности. Константинъ не хочетъ итти, какъ главнокомандующій; онъ проситъ быть поставленнымъ подъ чье мнѣ угодно начальство» звя.

Въ такомъ же духѣ писалъ нѣсколько позже графъ Чернышевъ тому же фельдмаршалу; по его мнѣнію:

«Хотя и есть еще люди, достаточно слѣпые для того, чтобы вѣрить въ возможность отстраненія грозы посредствомъ конференцій и переговоровъ, но въ настоящее время идетъ уже вопросъ о существованіи, о борьбѣ на жизнь и смерть между законными правительствами и демагогією, во всемъ, что послѣдняя можетъ представить наиболѣе отвратительнаго и наиболѣе циническаго; настало уже время поставить твердую преграду этому ужасному разврату, который въ одинъ годъ, а, можетъ быть, и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ охватитъ значительную часть Европы, и гдѣ тогда найдутся средства для его обузданія? Если бы лондонскій, берлинскій и вѣнскій кабинеты мыслили о семъ такъ же, какъ нашъ возлюбленный повелитель, который съ перваго же раза не поколебался оцѣнить, какъ слѣдуетъ, послѣдствія всѣхъ этихъ грустныхъ событій, то зло давно уже было бы подрѣзано въ самомъ корнѣ» зоо.

Переходя затѣмъ къ подробностямъ относительно хода вооруженій въ Россіи, графъ Чернышевъ сообщаль фельдмаршалу, что мѣстомъ сосредоточенія войскъ избрано королевство Польское, при чемъ, независимо отъ другихъ соображеній, имѣлось также въ виду доставить экономію для государственной казны, такъ какъ содержаніе вводимыхъ въ него войскъ императоръ Николай полагалъ возложить на польское правитель-

ство, въ зачетъ уплаты должныхъ имъ нашему казначейству болѣе тридцати милліоновъ. Начальникомъ штаба дѣйствующей армін государь избралъ графа Толя.

Нѣсколько иначе разсуждаль въ то время графъ Нессельроде; онъ сообщаль Дибичу менѣе утѣшительныя вѣсти и находилъ, что спасеніе не въ войнѣ, а въ Лондонской конференціи <sup>391</sup>.

«Я провель утро въ засѣданіи весьма грустнаго комитета,—пишетъ вице-канцлеръ,—гдѣ Канкринъ развернулъ передъ нами картину бѣдности нашихъ финансовъ. Не вполнѣ раздѣляя его мнѣніе относительно нашихъ невозможностей (nos impossibilités), я долженъ, однако, согласиться, что источники займовъ и нѣкоторыхъ другихъ чрезвычайныхъ средствъ совершенно изсякли. Безъ субсидій отъ Англіи, я не знаю, гдѣ мы почерппемъ рессурсы для веденія войны, продолжительность которой никто не можетъ предвидѣть» <sup>392</sup>.

Наконець цесаревичь Константинь Павловичь продолжаль сообщать графу Дибичу откровенное изложение своихъ мыслей, совершенно расходившихся съ петербургскими воззрѣніями.

«При всёхъ распоряженіяхъ моихъ,—пишетъ цесаревичъ 6-го (18-го) ноября, — я руководствуюсь осторожностію, чтобы излишнею торопливостію и несвоевременными мірами не повредить интересамъ нашего августъйшаго, почтеннаго и достоуважаемаго союзника, короля прусскаго. Впрочемъ, какъ бы мудры ни были повелѣнія, приходящія ко мнѣ изъ Петербурга, въ томъ положеніи, въ которомъ я нахожусь, они для меня уже старая исторія, такъ какъ пятнадцатью днями ранье узнаю о событіяхъ. Итакъ, я ожидаю отъ васъ указаній, мой любезный фельдмаршаль, и что до меня касается, признаюсь, что буду крайне сожалёть о вашемъ отъйздй изъ Берлина. Мнй будетъ казаться тогда, что я нахожусь между молотомъ и наковальней, положение очень ненадежное и весьма трудное. Причины, заставляющія меня все болье и болье держаться принятаго мною образа действій, основываются на доходящихъ до меня политическихъ извъстіяхъ насчетъ мньній и поступковъ Англіи, въ коихъ я усматриваю лишь рознь и формальное отречение отъ единодушнаго согласія, которое должно руководить намфреніями августфйшихъ союзниковъ. Что же касается Франціи, то она, не отказываясь отъ логики и не впадая въ противоръчіе, не можетъ въ чужихъ земляхъ пропов'єдывать не т'є принципы, что у себя дома, и потому она не можетъ открыто высказаться противъ революцій внѣ своихъ предѣловъ, если она сама дышитъ одною революцією. Впрочемъ, по моему слабому мненію, ей следовало бы предоставить рвать и раздирать себя на части (il faut la laisser se déchirer et s'entredéchirer à elle seule), но не скоро проходящими смутами и бунтами, а искусно возбужденною междоусобною войною (par une guerre civile bien fomenté); въ противномъ случать, европейская война противъ Франціи только бы соединила въ ней вст партіи, въ виду сохраненія неприкосновенности французской территоріи и обезпеченія ея отъ всякаго покушенія. Это не должно мішать намъ быть готовыми къ дібствію; но я говорилъ и всегда буду говорить, что слідуеть поступать неторопливо, сохраняя спокойствіе и хладнокровіе. Вотъ вамъ, мой любезный фельдмаршаль, моя исповідь во всей ея чистоті и полноті; повергаю ее съ совершеннымъ довіріємъ на ваше просвіщенное воззрініе. Наконець, если я вынужденъ буду дібствовать вопреки моего мийнія, то исполню это съ тімъ послушаніемъ, которое вамъ извістно, сохраняя всегда мой взглядъ на вещи» зоздення всегда мой взглядъ на вещи»

Если цесаревичь, при всемъ своемъ консерватизмъ. не сочувствовалъ петербургскимъ маропріятіямъ и возващенному крестовому походу, то легко себъ представить, съ какими чувствами польское общество относилось къ направленію, принятому русской политикой. Польша не могла не сочувствовать іюльскому перевороту, армія же должна была опасаться похода, который привель бы ее къ вооруженному столкновенію съ Франціею во имя началъ священнаго союза. Хотя, повидимому, въ Варшавѣ царствовало спокойствіе, но тайныя общества продолжали твиъ съ большимъ стараніемъ свою разлагающую работу. Не было, впрочемъ, недостатка въ разныхъ зловещихъ признакахъ, указывавшихъ на приближение развязки, однако цесаревичь продолжаль утвшать себя несбыточными надеждами. Еще 10-го (22-го) ноября 1830 года Константинъ Павловичъ нашелъ возможнымъ писать Ө. П. Опочинину: «Вы пишете насчетъ Бельгіи, что дёла въ ней ни въ какомъ отношеніи не утішительны. Это — правда: совершенный хаосъ; одному Всевышнему изв'єстно, чімъ всі эти мерзости кончатся. У насъ, слава Богу, доселѣ все смирно и по-старому, и надѣюсь на благость Его, что такъ и останется» <sup>394</sup>. Но Богъ разсудиль иначе.

Графъ Дибичъ все еще выжидаль въ Берлинѣ окончанія переговоровъ, когда они внезанно прервались довольно неожиданнымъ образомъ. 21-го ноября (3-го декабря) 1830 года фельдмаршалъ получилъ отъ графа Бернсторфа извѣщеніе о революцін, происшедшей въ Варшавѣ 17-го (29-го) ноября: польская армія, входившая въ составъ подготовлявшейся коалицін, обратила оружіе противъ Россіи. Прусское министерство получило эти печальныя свѣдѣнія отъ своего варшавскаго консула Шмидта, и за обѣдомъ, къ которому приглашенъ былъ въ тотъ же день графъ Дибичъ въ Шарлотенбургѣ, король подтвердилъ фельдмаршалу справедливость сдѣланныхъ ему сообщеній. Разсказываютъ, что Фридрихъ-Вильгельмъ обратился къ Дибичу съ вопросомъ: «гдѣ же теперь 160.000 человѣкъ, обѣщанныя намъ Россіей?»

Дибичу оставалось только посившить въ Петербургъ; извѣщая объ этомъ императора Николая, онъ писалъ: «Надѣюсь на милость съ вашей



Цесаревичъ Константинъ Павловичъ.

Съ портрета принадлежащаго Его Императорскому Высочеству Великому Князю Николаю Михайловичу.





Дворецъ въ Лазенкахъ. (Съ литографіи начала прошлаго столъгія).

стороны, государь, что вы разрѣшите мнѣ сражаться вмѣстѣ съ вашими храбрыми и вѣрными подданными противъ этихъ презрѣнныхъ мятежниковъ (сез misérables rebelles), чтобы строго наказать зачинщиковъ, которые своими ужасными происками и еще болѣе отвратительными принципами увлекли за собою массу народа, легко поддающуюся внушеніямъ, и молодежь, испорченную всѣмъ, что только невѣріе, тщеславіе и распущенность (l'irréligion, la vanité et la licence) представляютъ наиболѣе достойнаго порицанія». Все случившееся, присовокупилъ графъ Дибичъ, будутъ восхвалять, какъ славный подвигъ; польскій народъ искупитъ послѣдствія всеобщей испорченности; столь укоренившіеся пороки нельзя уничтожить иначе, какъ вырвавши ихъ съ корнемъ. (Le peuple Polonais subira les peines d'une corruption générale; on ne peut détruire des vices radicaux, qu'en les déracinant). Вотъ съ какими мыслями Забалканскій герой направился въ Петербургъ, воображая вмѣстѣ съ тѣмъ, что усмиреніе польскаго мятежа—дѣтская игра зэб.

Когда графъ Дибичъ разстался наконецъ съ Берлиномъ, въ С.-Петербургѣ еще ничего не знали о кровавыхъ событіяхъ, ознаменовавшихъ собою ночь 17-го (29-го) ноября. Только вечеромъ 25-го ноября (7-го декабря) 1830 года императоръ Николай получилъ отъ цесаревича донесеніе о возмущеніи войскъ и жителей Варшавы. Оно не содержало въ себѣ никакихъ подробностей о совершившихся событіяхъ, но служило дополненіемъ къ донесенію, ранѣе отправленному, которое еще не прибыло въ С.-Петербургъ. Изъ полученнаго же донесенія государь узналъ только имена убитыхъ генераловъ и наименованіе войскъ, оставшихся вѣрными законному правительству. «Се fut là la première nouvelle telle que је la reçus et qui me fit apprendre la révolution polonaise», — пишетъ императоръ Николай. Но это было не первое донесеніе цесаревича; онъ упоминалъ въ немъ о другомъ, которое государь получилъ только четырнадцать часовъ спустя <sup>393</sup>.

На другой день, въ среду 26-го ноября (8-го декабря), назначенъ былъ разводъ отъ 3-го баталіона Преображенскаго полка. Государь, по обыкновенію, пріёхалъ въ манежъ. Сначала все шло своимъ порядкомъ; даже слёдовъ душевной тревоги не обнаруживалось на этомъ прекрасномъ лицё съ классически - правильнымъ профилемъ; оно сохраняло, какъ и всегда, свое величавое благородство. При концё развода императоръ Николай, выёхавъ на средину манежа, подозвалъ къ себё офицеровъ и лично объявилъ имъ о мятежѐ, вспыхнувшемъ въ Варшавѐ. «Я уже сдёлалъ распоряженіе, чтобы указанныя мною войска двинулись къ Варшавѐ, а если будетъ нужно, то пойдете и вы, моя гвардія, пойдете наказать измённиковъ и возстановить порядокъ и оскорбленную честь Россіи. Знаю, что я во всёхъ обстоятельствахъ могу полагаться на васъ», — сказалъ государь. Единодушный взрывъ негодованія



Дворецъ намѣстника въ Варшавѣ. (Съ гравюры начала прошлаго столѣтія).

охватилъ мгновенно всѣхъ присутствовавшихъ, раздался восторженный крикъ: веди насъ противъ мятежниковъ; мы отомстимъ за оскорбленную честь Россіи. Цѣловали у государя руки, ноги, одежду, при крикахъ «ура». Порывъ негодованія былъ такъ силенъ, что Николай Павловичъ счелъ необходимымъ умѣрить его и съ свойственнымъ ему величіемъ напомнилъ офицерамъ, его окружавшимъ, что не всѣ поляки нарушили клятву вѣрности, что должно карать зачинщиковъ мятежа, но не мстить народу, прощать раскаявшихся и не допускать ненависти ззт.

По возвращеніи съ развода во дворець, государь получилъ наконець запоздавшее первое донесеніе цесаревича, а на слѣдующій день 27-го ноября (9-го декабря) прибыло третье донесеніе. Оказалось, что цесаревичъ разрѣшилъ остававшимся при немъ частямъ польской арміи возвратиться въ Варшаву; взамѣнъ того явившіеся къ цесаревичу въ Вержбну депутаты обѣщали ему и русскому отряду свободный проходъ къ границамъ имперіи.

По мивнію Бенкендорфа, «это снисхожденіе поддержало и скрвпило бунть, давъ возможность принять въ немъ участіе всей польской армін, большая часть которой еще выжидала, по крайней мірь, по виду, дальнівшихъ указаній цесаревича».

«Да будеть воля Господня,—писаль императорь Николай къ цесаревнчу.—Мы трепещемь за вась, но если бы даже намъ пришлось погибнуть всёмъ, мы спасемъ васъ; это — обёть всецёло преданнаго вамъ на жизнь и на смерть Николая. (Que la volonté de Dieu soit faite... Nous tremblons pour vous, mais dussions nous perir tous, nous vous sauverons, c'est le voeu de tout à vous pour la vie et la mort Nicolas») 398.

Государь повелѣлъ генералъ-адъютанту барону Розену приступить немедленно къ сосредоточенію войскъ Литовскаго корпуса въ Брестѣ и Бѣлостокѣ и вести ихъ противъ мятежниковъ прямо на Варшаву, если онъ не получитъ особаго повелѣнія отъ цесаревича относительно дѣйствій подчиненныхъ ему войскъ. Генералъ-адъютанту графу Палену предписано было поддержать это движеніе войсками перваго корпуса. 28-го ноября (10-го декабря), приведенное нами распоряженіе было отчасти измѣнено, такъ какъ при ближайшемъ соображеніи всѣхъ обстоятельствъ признано было необходимымъ сосредоточить сперва достаточное число войскъ, чтобы затѣмъ уже дѣйствовать рѣшительнымъ образомъ противъ мятежниковъ. Къ 1-му января императоръ Николай обѣщалъ ввести 100.000 человѣкъ въ Польшу. «Я исполню мой долгъ по отношенію къ отечеству и къ Польшѣ и заставлю уважать ихъ достоинство», — присовокупилъ государь.

По достиженіи цесаревичемъ русской границы, онъ писалъ государю 1-го (13-го) декабря изъ Влодавы:

«И вотъ твореніе шестнадцати лѣтъ совершенно разрушено подпрапорщиками, молодыми офицерами и студентами съ компанією. Я не распространяюсь объ этомъ болѣе, но долгъ повелѣваетъ мнѣ засвидѣтельствовать передъ вами, что собственники, сельское населеніе и всѣ,



Князь Любецкій. (Съ рисунка съ натуры Киля. Изъ собранія А. О. Думберга).

кто только владѣетъ хоть какимъ нибудь имуществомъ, въ отчаяніи отъ этого. Офицеры, генералы, равно какъ и солдаты, не могли удержаться, чтобы не послѣдовать за общимъ движеніемъ, будучи увлечены молодежью и подпрапорщиками, которые всѣхъ сбили съ толку. Однимъ

словомъ, положеніе дѣлъ самое скверное, и я не знаю, что изъ этого, по благости Божіей, выйдетъ. Всѣ мои средства надзора ни къ чему не привели, несмотря на то, что все начинало раскрываться... Вотъ мы, русскіе, у границы, но, великій Боже, въ какомъ положеніи, почти босикомъ; всѣ вышли какъ бы на тревогу, въ надеждѣ вернуться въ казармы, а вмѣсто сего совершили ужасные переходы. Офицеры всего лишились и имѣютъ лишь то, что на нихъ надѣто... Я сокрушенъ сердцемъ; на  $51^{1}/_{2}$  году жизни и послѣ  $35^{1}/_{2}$  лѣтъ службы я не думалъ, что кончу свою карьеру столь плачевнымъ образомъ» <sup>399</sup>.

«Молю Бога, чтобы эта армія, которой я посвятиль шестнадцать лѣтъ жизни, одумалась и вернулась на путь долга и чести, признавъ свое заблужденіе прежде, чѣмъ противъ нея будутъ приняты понудительныя мѣры. Но это было бы слишкомъ хорошо для вѣка, въ которомъ мы живемъ, и я сильно сомнѣваюсь въ осуществленіи моихъ желаній» 400.

Съ каждымъ днемъ въроятность возможнаго соглашенія съ Польшею становилась все болье невозможною. Объ враждующія стороны готовились къ войнь. 5-го (17-го) декабря обнародовано было воззваніе императора Николая къ войскамъ и народу царства Польскаго, а 12-го (24-го) декабря манифесть, въ которомъ выражалась готовность къ примиренію со всьми, кон возвратятся къ долгу. Посль этой посльдней примирительной попытки государь писалъ цесаревичу 8-го (20-го) декабря:

«Если одинъ изъ двухъ народовъ и двухъ престоловъ долженъ погибнуть, могу ли я колебаться хоть мгновеніе? Вы сами развѣ не поступили бы такъ? Мое положеніе тяжкое, моя отвѣтственность ужасна, но моя совѣсть ни въ чемъ не упрекаетъ меня въ отношеніи поляковъ, и я могу утверждать, что она ни въ чемъ не будетъ упрекать меня, я исполню въ отношеніи ихъ всѣ свои обязанности, до послѣдней возможности; я не напрасно принесъ присягу, и я не отрѣшился отъ нея; пусть же вина за ужасныя послѣдствія этого событія, если ихъ нельзя будетъ избѣгнуть, всецѣло падетъ на тѣхъ, которые повинны въ немъ! Аминь» 401.

Между тёмъ въ Варшавё водворился диктаторомъ генералъ Хлопицкій, но и онъ не былъ въ силахъ спасти Польшу отъ разрыва съ
Россіей. Въ Петербургъ посланы были два депутата для переговоровъ
съ императоромъ Николаемъ: выборъ палъ на министра финансовъ
князя Любецкаго и члена сейма графа Езерскаго. Они должны
были представить государю домогательства Польши и просить о возстановленіи королевства въ прежнихъ предёлахъ. Императоръ Николай,
желая отстранить всякую мысль, что имъ была допущена какая либо
депутація отъ мятежниковъ, не принялъ ихъ вмёстё. Князь Любецкій
призванъ былъ къ государю въ качествё министра, а графъ Езерскій
принятъ былъ, какъ путешественникъ.

Въ письмѣ къ цесаревичу отъ 19-го (31-го) декабря императоръ Николай представилъ слѣдующую картину происшедшаго тогда свиданія:

«Какъ только я былъ извѣщенъ о пріѣздѣ Любецкаго и Езерскаго, я отдаль приказаніе не позволить имъ пододвинуться ближе Нарвы и черезъ Грабовскаго велёлъ увёдомить ихъ, что если они являются въ качествъ депутатовъ правительства или власти, которыхъ я не могу признать, то они не могуть быть допущены ко мнв, ни даже оставаться здась. На это Любецкій отъ имени ихъ обоихъ написаль отвать, который я приказалъ напечатать въ газетахъ, что онъ никогда не приняль бы подобнаго порученія, и что онъ является въ качестві члена моего правительства для того, чтобы представить отчеть о происшедшемъ, что г. Езерскій сопутствуеть ему. Это было то, что требовалось и для меня самого, и для тъхъ, кто здъсь, и для тъхъ, кто тамъ. Итакъ они прівхали; я собраль у себя Михаила Волконскаго, Толстого, Нессельроде и Грабовскаго (которымъ я какъ нельзя болфе доволенъ) и призвалъ Любецкаго одного... послѣ полуторачасового разговора я отпустиль его. Въ тотъ же вечеръ я велѣлъ сказать черезъ Бенкендорфа Езерскому, путешественнику (voyageur), что я буду имъть удовольствие видъть его у себя. Онъ привелъ его ко мнъ; какъ только онъ вошелъ въ комнату, онъ бросился передо мною на колѣни, рыдая, какъ ребенокъ; я съ трудомъ успокоиль его, и послѣ того какъ я обнять его, мы усълись всъ трое, и я предложить ему разсказать все то, что онъ желалъ передать мнж. Онъ повторилъ мнж почти все то, что я уже зналь отъ васъ, Гауке и Любецкаго. Все, что онъ высказалъ, было проникнуто самымъ лучшимъ духомъ. Когда онъ кончиль, я попросиль его на мгновеніе стать на мое м'ясто и сказать мн'я, что мнъ слъдовало бы сдълать. Онъ испустиль громкое восклиданіе и сказаль, что одинь лишь Богь можеть вдохновить меня. Я спросиль его, читаль ли онь воззваніе; онь сказаль мив, что «да», и что оно хорошо для честныхъ людей, но что оно не прощаетъ виновныхъ, и что эти изверги (ces diables) нарочно замъщали въ дъло какъ можно боле лицъ, чтобы быть уверенными, что ихъ не оставять и не предадуть. Я ответиль ему, что гневаюсь только на убійць, что остальные должны быть увърены въ моемъ прощеніи. Я указаль ему, что случаю угодно было, чтобы именно сегодня, 14-го декабря, баталіонъ, занимавшій у меня карауль, быль тоть же самый гвардейскій экипажь, который пять л'ять тому назадъ быль противъ меня; что всл'ядствіе этого приведенный примъръ доказываетъ, что я найду средство не только простить, но также дать войскамъ случай очистить себя въ своихъ собственныхъ глазахъ. Онъ нашелъ эту мысль очень хорошею, въ особенности, если для этого не будетъ избрана Азія; Азія или н'єть, сказаль я, но нужно искать случай возстановить честь,-

и онъ согласился, что это върно. Тогда ему пришла мысль, чтобы я созваль сеймь; я зам'ятиль ему на это, что я, безъ сомн'янія, могь бы сдълать это, но что они сами приняли на себя починъ въ этомъ дълъ, и что мнъ уже не приличествуетъ мътаться въ это; но я предлагаю вамъ другое средство, — сказалъ я: — вы возвратитесь въ Варшаву, вы нунцій: устройте же такимъ образомъ, чтобы утвердили диктатора; сдівлайте болье: если вы увърены въ большинствъ вашихъ сотоварищей, предложите и даже потребуйте отъ диктатора, чтобы онъ покаралъ виновныхъ, то-есть, тёхъ, которые убили своихъ начальниковъ и нарушили всв требованія дисциплины, вы мнв окажете величайшую, какую только можно, услугу, потому что, повторяю вамъ, роль палача отталкиваетъ меня, и я хочу пользоваться лишь своимъ правомъ миловать. Если вы дорожите тамъ, чтобы смыть съ себя пятно, марающее вашу армію, вашъ народъ, то вы очистите себя въ глазахъ вашего государя, вашего отечества и всей Европы. «Ну, такъ и сдѣлаю это», — сказалъ онъ мнъ съ жаромъ. «И васъ повъсять», — отвъчалъ я ему. «Все равно, я сдёлаю это».

«Такимъ образомъ мы разстались очень довольные другъ другомъ. Два дня спустя, онъ, весь возбужденный, является къ Бенкендорфу и говоритъ ему: «Я нашелъ вѣрное средство устроить все». — «Что такое?», — «Пусть императоръ скажетъ: поляки! я недоволенъ вами! Вы обезчестили себя, но я предлагаю вамъ средство поправить все: сейчасъ же двиньтесь на Галицію и Познань — я даю вамъ ихъ!» — Бенкендорфъ вытаращилъ глаза отъ удивленія и спросилъ его, не сошелъ ли онъ съ ума. — «Почему?» — было его отвѣтомъ. Тогда тотъ перечислилъ ему все, что заключалось въ подобной мысли безразсуднаго, и очарованіе исчезло; онъ согласился со всѣмъ. Однимъ словомъ, они всѣ болѣе или менѣе страдаютъ разсудкомъ (ils sont tous plus ou moins malades d'esprit). Я не умѣю объяснить этого иначе» 402.

По возвращеніи графа Дибича изъ Берлина, фельдмаршаль, какъ и и слёдовало ожидать, назначенъ былъ, указомъ 1-го (13-го) декабря 1830 года, главнокомандующимъ дёйствующей арміи <sup>403</sup>, сосредоточивавшейся противъ польскихъ мятежниковъ; мѣсто начальника штаба арміи занялъ генералъ-адъютантъ графъ Толь, а генералъ-квартирмейстера генералъ-адъютантъ Нейдгартъ. Послѣ необходимыхъ совъщаній и распоряженій фельдмаршалъ не замедлилъ своимъ отъёздомъ; 28-го декабря 1830 года (9-го января 1831 года) онъ находился уже въ Гроднѣ.

Графъ Дибичъ, разставаясь съ Петербургомъ, находился въ какомъ-то угнетенномъ настроеніи. Передъ отъ вздомъ онъ сказаль своему шурину, барону Тизенгаузену: «Признаюсь тебъ, что въ предстоящемъ мнѣ жребій непонятная тягость подавляетъ мой духъ непреоборимою силою, и темное

### императоръ николай первый

предчувствіе, что этотъ походъ будетъ послѣднимъ въ моей жизни, преслѣдуетъ меня повсюду, ибо неудачи я не переживу столь же мало, какъ пораженія на полѣ битвы. Для меня смерть въ пылу сраженія предпочтительнѣе, чѣмъ избавленіе отъ опасности съ потерею пріобрѣ-



Площадь Сигизмунда въ Варшавѣ.

тенной славы. Но не это обстоятельство угнетаетъ меня темнымъ чувствомъ какой-то неизъяснимой боли; я предвижу, что кинжалъ измѣны или ядъ злодѣя прекратитъ дни мои, потому что война противъ крамолы, противъ фанатизма и отчаянія, восторженнаго ослѣпленія освямоль.

щаеть каждое средство, чтобы избавиться отъ врага. Я, можеть быть, объясняюсь слишкомъ легко и съ положительной ув френностію въ полномъ успъхъ предполагаемаго похода, считая предстоящія намъ затрудненія маловажнъе, нежели я самъ ихъ признаю, чтобы противнымъ объясненіемь не произвести унынія въ окружающихъ меня помощникахъ и военныхъ товарищахъ, но тебѣ признаюсь, что я разсчитываю эти затрудненія въ большемъ размірів, чімь я ихъ оціниваю въ разговорахъ, и потому я долженъ дъйствовать быстро, безъ мальйшей потери времени, чтобы лишить бунтовщиковъ возможности сосредоточиться и развить всъ свои средства къ защитъ и къ нападеніямъ. Сколько я здъсь, въ Петербургв, въ состояніи окинуть политическій горизонть моихъ завистниковъ, стало быть, моихъ противниковъ, я опасаюсь, что они соединенными силами постараются замедлить вст вспомогательныя средства къ быстрому началу похода, — средства, въ которыхъ армія безъ резерва, безъ заготовленнаго продовольствія чрезвычайно нуждается. Я предвижу, что, кромѣ открытаго врага въ сраженіяхъ, я оставляю за собою въ тылу легіонъ непріятелей» 404.

Независимо отъ мрачныхъ предчувствій, которыя, по собственному признанію графа Дибича, «никогда въ такихъ різкихъ чертахъ и въ такихъ мрачныхъ откликахъ не представлялись его воображенію», самое здоровье фельдмаршала сильно пошатнулось послѣ турецкаго похода. Нельзя также не указать на последствія того нравственнаго потрясенія, которое испыталъ графъ Дибичъ, когда во время пребыванія съ арміею въ Бургасѣ, въ 1830 году, онъ лишился горячо любимой супруги, внезапно скончавшейся въ Петербургѣ<sup>405</sup>. Принимая всѣ приведенныя здѣсь обстоятельства во вниманіе, можно было д'єйствительно опасаться за благополучный псходъ новой кампаніи, предстоявшей Забалканскому герою, -- кампаніи, отъ которой, по м'єткому выраженію императора Николая, зависьло «политическое бытіе Россіи (l'existence politique de la Russie)». До Монмартра, о занятій котораго мечталь Дибичь въ Берлин'я, было теперь далеко; приходилось довольствоваться Варшавой, да и въ нее не суждено было ему вступить. Подобно обътованной землъ, фельдмаршалъ увидълъ ее только издали.

! За нѣсколько дней до новаго года, императоръ Николай, окончательно убѣжденный въ неизбѣжности вооруженнаго столкновенія съ матежною Польшею, писалъ цесаревичу Константину Павловичу:

«Твердо помните, что я исчерпаль всѣ средства, чтобы вернуть этихъ безразсудныхъ на путь разума; сдѣлать большее превосходитъ мое пониманіе (dépasse ma conception), такъ какъ это было бы несовмѣстимо съ честью лица, которое я представляю, и съ честью имперіи, педостойнымъ образомъ оскорбленной; такимъ образомъ насъ заставитъ сражаться не месть, а необходимость 406.

Насколько глубоко было впечатлѣніе, произведенное на императора Николая событіями, ознаменовавшими собою исходъ 1830 года, можно видѣть изъ слѣдующихъ строкъ письма его къ цесаревичу:

«Желая приготовиться ко всему, я предложиль женѣ отговѣть вмѣстѣ, не зная, будетъ ли Богу угодно позволить намъ быть вмѣстѣ въ такое время, когда мы имѣемъ обыкновеніе дѣлать это; по крайней мѣрѣ, мы причастимся, и я прошу у васъ обоихъ прощенія и вашего благословенія; да сподобитъ меня таинство, къ которому я готовлюсь приступить, найти ту силу и то присутствіе духа, въ которыхъ съ каждымъ днемъ я все болѣе нуждаюсь, и которыя я тщетно искалъ бы гдѣ либо въ другомъ мѣстѣ, чѣмъ тамъ, откуда истекаетъ милосердіе и сила» 407.

Смутныя времена, наступившія въ 1830 году, нашли себ'є тотчасъ отголосокъ среди пом'єщичьихъ крестьянъ и вызвали разные толки. Доказательствомъ тому можетъ служить секретный циркуляръ управляющаго министерствомъ внутреннихъ д'єлъ, тайнаго сов'єтника Энгеля, къ губернаторамъ, отъ 22-го декабря 1830 года (3-го января 1831 года).

«Г. генераль-адъютантъ Бенкендорфъ сообщилъ мнѣ, — пишетъ Энгель, — что до свѣдѣнія государя императора доходили неоднократно нелѣпые толки, распространяемые въ губерніяхъ неблагонамѣренными, или, вѣроятнѣе, глупыми людьми, о переходѣ крестьянъ изъ владѣнія помѣщиковъ въ казну, и тому подобные; что таковые толки тѣмъ болѣе требуютъ вниманія, что, распространяясь въ мѣстахъ, подверженныхъ холерѣ, они еще болѣе возмущаютъ легковѣрныхъ и тревожатъ малодушныхъ, и что его императорское величество высочайше повелѣть мнѣ соизволилъ: обратить особенное вниманіе на сіе обстоятельство и предписать циркулярно г.г. предводителямъ дворянства, чтобы они старались благоразумными и скромными мѣрами открывать источники таковыхъ толковъ и по долгу своего-званія сколь можно содѣйствовать къ прекращенію ихъ въ самомъ началѣ».

Толки среди крестьянъ замѣчены были, впрочемъ, уже ранѣе, еще до возникновенія польскаго мятежа, какъ видно изъ циркуляра министра внутреннихъ дѣлъ, генералъ-адъютанта Закревскаго, къ губернаторамъ отъ 4-го (16-го) мая 1830 года слѣдующаго содержанія:

«До свѣдѣнія его императорскаго величества дошло, что съ нѣкотораго времени люди неблагонамѣренные или развратные начали, подобно прочимъ прежнимъ примѣрамъ, разсѣвать слухи о намѣреніи правительства дать крестьянамъ свободу. Хотя ваше превосходительство въ высочайшемъ манифестѣ, 12-го мая 1826 года изданномъ и 13-го того же мѣсяца отъ правительствующаго сената распубликованномъ, имѣете уже полное руководство къ дѣйствіямъ вашимъ по предмету сему; однакожъ его величеству угодно было высочайше повелѣть мнѣ

#### ГЛАВА СЕДЬМАЯ

поставить вамъ снова въ непремѣнную обязанность преслѣдовать строжайшимъ образомъ всѣхъ тѣхъ, кои подобные ложные слухи распространять будутъ, принимая вмѣстѣ и самыя дѣятельнѣйшія мѣры къ прекращенію и малѣйшихъ признаковъ неповиновенія крестьянъ помѣщикамъ ихъ. Его величество, пребывая въ непреложныхъ правилахъ о сохраненіи тѣхъ отношеній, въ коихъ крестьяне находятся къ помѣщикамъ ихъ, поставляетъ въ особенную обязанность вашего превосходительства опровергать всѣ толки, сему не сообразные».

# ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

### I.

Наступилъ 1831-й годъ, — годъ страшнаго расчета между Россіею и Польшею, наложившаго свою роковую печать на правительственныя мѣропріятія послѣдовавшаго затѣмъ цѣлаго двадцатипятилѣтія.

Несмотря на всѣ недавнія личныя огорченія, испытанныя цесаревичемъ въ Польшѣ, незлобіе и доброе сердце его имѣли случай выказаться еще разъ въ полномъ блескѣ въ самомъ началѣ года. Посылая императору Николаю въ письмѣ изъ Бржестовицы, отъ 1-го (13-го) января 1831 года, свои вѣрноподданническія поздравленія и пожеланія наилучшихъ успѣховъ, Константинъ Павловичъ прибавилъ:

«Но я не могу сдѣлать этого, не осмѣлившись еще разъ поручить вашему милосердію заблудшій народъ, члены котораго не всѣ виновны, а виновны именно тѣ, которые вывели его на путь преступленія и всевозможнаго разврата. Пощада для нихъ, дорогой и несравненный братъ, и снисхожденіе для всѣхъ— это мольба брата, имѣвшаго несчастіе изъ послушанія посвятить лучшую часть своей жизни на образованіе войскъ, къ сожалѣнію, обратившихъ свое оружіе противъ своей родной страны. Моя общественная роль кончена послѣ всего того, что случилось со мною въ послѣднее время, никакое командованіе не прельщаетъ меня». Затѣмъ цесаревичъ выразилъ желаніе остаться при своемъ гвардейскомъ отрядѣ, выведенномъ имъ изъ Варшавы. «Потерпите, чтобы я остался съ нимъ,—писалъ Константинъ Павловичъ,—ихъ судьба будетъ моею. Если же тѣмъ не менѣе вы полагаете, что я долженъ разстаться съ нимъ, разрѣшите мнѣ совсѣмъ удалиться отъ дѣлъ и сдѣлаться совершеннымъ ничто (que je devienne absolument

nul), чѣмъ, — я чувствую это все болѣе и болѣе, — я являюсь въ дѣйствительности» 408.

Почти одновременно императоръ Николай писалъ цесаревичу 3-го (15-го) января:

«Трудно прозрѣть будущее, но, соображая въ предѣлахъ человѣческаго разума, взвѣшивая различныя вѣроятія усиѣха, трудно предположить, чтобы новый годъ оказался для насъ болѣе тяжелымъ, чѣмъ 1830 годъ; дай Богъ, чтобы я не ошибся. Я желалъ бы видѣть васъ спокойно водворившимся въ вашемъ Бельведерѣ и порядокъ возстановленнымъ повсюду, но сколько еще предстоитъ сдѣлать, прежде чѣмъ быть въ состояніи достигнуть этого. Кто изъ двухъ долженъ погибнуть, — такъ какъ, повидимому, погибнуть необходимо, — Россія или Польша? Рѣшайте сами. Я исчерпалъ всѣ возможныя средства, чтобы предотвратить подобное несчастіе; средства, совмѣстимыя только съ честью и моею совѣстью, эти средства исчерпаны, или, по крайней мѣрѣ, ничто не можетъ заставить меня повѣрить, чтобы ихъ хотѣли тамъ; что же мнѣ остается дѣлать» 409?

Вскорѣ въ Варшавѣ принято было рѣшеніе, довершившее разрывъ Польши съ Россією. 13-го (25-го) января 1831 года сеймъ объявилъ династію Романовыхъ лишенною польскаго престола. Такимъ образомъ сами поляки развязали руки императору Николаю, и единоборство Россіи съ Польшею стало неизбѣжнымъ. Императоръ Николай отвѣтилъ на этотъ вызовъ, 25-го января (6-го февраля), манифестомъ, въ которомъ было сказано:

«13-го сего мѣсяца, среди мятежнаго противозаконнаго сейма, присваивая себъ имя представителей своего края, дерзнули провозгласить, что царствованіе наше и дома нашего прекратилось въ Польшъ, и что тронъ, возстановленный императоромъ Александромъ, ожидаетъ иного монарха. Сіе наглое забвеніе всёхъ правъ и клятвъ, сіе упорство въ зломысліи исполнили м'тру преступленій; настало время употребить силу противъ незнающихъ раскаянія, и мы, призвавъ въ помощь Всевышняго Судію діль и наміреній, повеліли нашимь вірнымь войскамъ итти на мятежниковъ. Россіяне! Въ сей важный часъ, когда съ прискорбіемъ отца, но съ спокойною твердостію царя, исполняющаго священный долгъ свой, мы извлекаемъ мечъ за честь и пёлость державы нашей, соедините усердныя мольбы свои съ нашими мольбами предъ алтаремъ Всевидящаго, Праведнаго Бога. Да благословитъ онъ оружіе наше для пользы и самихъ нашихъ противниковъ; да устранить скорою победою препятствія въ великомъ деле успокоенія народовъ, десницею Его намъ ввъренныхъ, и да поможетъ намъ, возвративъ Россіи мгновенно отторгнутый отъ нея мятежниками край, устроить будущую судьбу его на основаніяхъ прочныхъ, сообразныхъ



Гельмгутъ, генералъ польской арміи. (Съ рисунка съ натуры Киля. Изъ собранія А. О. Думберга).

съ потребностями и благомъ всей нашей имперіи, и положить навсегда конецъ враждебнымъ покушеніямъ злоумышленниковъ, мечтающихъ о раздѣленіи».

Въ день изданія манифеста главныя силы русской арміи перешли границы имперіи и вступили въ царство Польское, а 13-го (25-го) февраля послідоваль рішительный бой передъ Прагою при Грохові, заставившій польскую армію отступить въ Варшаву съ потерею до 12.000 человікъ. Съ нашей стороны потери были также весьма велики и состояли пзъ 9.400 человікъ.

Около пяти часовъ вечера графъ Дибичъ послѣ нѣкотораго колебанія прекратиль бой и приказаль войскамь стать биваками въ одной верстъ отъ Праги. Ръшеніе, внезапно принятое фельдмаршаломъ, лишило его плодовъ одержанной побъды и возможности окончить кампанію однимъ ръшительнымъ ударомъ. А между тъмъ дъла противника находились не въ блистательномъ положеніи. Во время сраженія Хлопицкій былъ тяжело раненъ; удаленіе его съ поля битвы лишило польскую армію общаго управленія. Номинальный главнокомандующій, Радзивиллъ, совершенно растерялся, шепталъ про себя молитвы, а на вопросы отв'вчалъ текстами изъ священнаго писанія; малодушный Шембекъ плакаль; Уминскій ссорился съ Круковецкимь, и изъ старшихъ строевыхъ начальниковъ одинъ Скржинецкій сохранилъ полное присутствіе духа и обнаружиль распорядительность, содъйствовавшую поддержанію нѣкотораго порядка въ потрясенной арміи <sup>410</sup>. Когда же послѣ нашей кавалерійской атаки среди поляковъ распространилась паника, она отразилась и на Радзивилив, который ускакаль со свитой въ Варшаву.

«Если бы Дибичъ зналъ, въ какомъ состояніи находилась польская армія, — пишетъ генералъ Пузыревскій, —то едва ли бы пріостановился въ нанесеніи полякамъ рѣшительнаго удара. Деморализація была полная; всё почти стремились въ Варшаву, полагая тамъ найти убёжище. Радзивиллъ до того растерялся, что приказалъ очистить не только Прагу, но и пражскій тетдепонъ; только впоследствіи онъ отмениль это приказаніе, вернувшись и самъ въ Прагу, чтобы озаботиться отступленіемъ армін за Вислу; Скржинецкій долженъ быль прикрывать эту опасную операцію, которая началась въ 6 часовъ вечера; сначала должны были переправиться обозы, затёмъ кавалерія, наконецъ пёхота. При этомъ случат обнаружилась главная невыгода Гроховской позиціи, т.-е. что въ тылу ея было дефиле — единственный мостъ чрезъ Вислу. Потрясенныя части собрались къ нему въ безпорядкъ; пъхота, кавалерія, артиллерія, обозы — все это торопилось переправиться поскорѣе, мѣшало одно другому. Около полуночи переправа окончилась. Радзивиллъ поручиль защиту тетдепона бригадѣ Малаховскаго, а самъ возвратился въ Варшаву.





СРАЖЕНІЕ ПРИ РО



НЗЪ 1831 ГОДУ. То времени.



«Жители Варшавы, слѣдившіе съ возвышеннаго берега рѣки за ходомъ сраженія, были устрашены постепеннымъ приближеніемъ гула канонады; множество приносимыхъ съ поля сраженія раненыхъ, разсказы бѣглецовъ—



Польское возстаніе 1830 года. Медовая улица 17-го ноября 1830 года.

все это повергло ихъ въ ужасъ и смятеніе, національная гвардія побросала мундиры и смѣшалась съ населеніемъ; не много нужно было усилій, чтобы привести городъ въ повиновеніе русскому правительству; но когда гроза притихла,—всѣ постепенно успокоились, и настроеніе быстро измѣнилось» 41.

Спрашивается: въ чемъ заключалась таинственная причина ранняго прекращенія боя? Почему графъ Дибичъ отказался отъ немедленнаго штурма Праги и на плечахъ непріятеля не овладѣлъ мостомъ, представлявшимъ собою единственный путь отступленія для разбитаго непріятеля, или же не выставилъ на берегу многочисленную артиллерію съ угрозой бомбардировать мятежную столицу? Для объясненія столь страннаго образа дѣйствій фельдмаршала приводятъ разныя причины: графомъ Дибичемъ руководилъ будто ложный расчетъ, на основаніи котораго онъ полагалъ, что послѣ разгрома польской арміи Варшава покорится безъ новаго кровопролитія. Другіе утверждають, что прекращеніе боя послѣдовало по настоятельному совѣту графа Толя.

Бенкендорфъ приписываетъ внезапное бездѣйствіе графа Дибича неумѣстнымъ совѣтамъ цесаревича Константина Павловича и пишетъ:

«Въ Варшавѣ распространился общій ужасъ. Мостъ черезъ Вислу быль покрыть бёгущими; безпорядокь сдёлался общимь; мятежная столица уже видфла себя на краю гибели и выбирала депутацію для поднесенія поб'єдителю ключей и испрошенія помилованія. Еще одно усиліе, чтобы овладьть пражскими укрыпленіями, Варшава была бы наша, и революція окончена. Но въ эту рішнтельную минуту звізда фельдмаршала Дибича померкла. Онъ заколебался, велёль войскамъ построиться въ колонны для атаки, повелъ ихъ, но потомъ самъ остановилъ ихъ порывъ и такимъ образомъ задержалъ побъду, а съ нею и развязку дъла. Онъ утратилъ свою славу и изъ экспедиціи, которой следовало быть однимъ громовымъ ударомъ, брошеннымъ рукою могущественнаго владыки Россіи на слабыхъ мятежниковъ маленькаго царства Польскаго, развилъ продолжительную и кровавую войну. Съ этого времени, убъдившись самъ, но уже поздно, въ неизвинительной своей ошибк и тщетно искавъ ее поправить, Дибичъ потерялъ всю энергію и то, можетъ быть, преувеличенное довъріе, которое питалъ къ своимъ дарованіямъ. Въ упомянутую выше минуту, когда, онъ велъ свои колонны на пражскія укрѣпленія, одинъ генералъ далъ ему сов'єть пріостановить нападеніе, чтобы избъжать кровопролитія, и онъ имѣлъ слабость его послушаться. Дибичъ никогда не хотелъ назвать этого генерала по имени и тайну свою унесъ въ гробъ, но на смертномъ одрѣ сказалъ графу Орлову:

«Мнѣ дали этотъ пагубный совѣтъ; послѣдовавъ ему, я провинился передъ государемъ и Россіею. Главнокомандующій одинъ отвѣчаетъ за всѣ свои дѣйствія». Заслуженная Дибичемъ укоризна глубоко отозвалась въ благородномъ сердцѣ его, преданномъ государю и Россіи, и погасила его твердость и таланты. Думаютъ, что совѣтъ, остановившій карательный мечъ, поднятый имъ надъ крамольною Варшавою, принадлежалъ цесаревичу Константину Павловичу. Видъ этого города, гдѣ цесаревичъ жилъ и начальствовалъ въ продолженіе пятнадцати лѣтъ, гдѣ образо-

вались его связи, и устроился его бракъ, гдѣ укрѣпились всѣ его привычки,—видъ этого города въ минуту грозящаго ему бѣдствія могъ тронуть сердце цесаревича и внушить ему мысль о спасеніи Варшавы. Если



Польское возстаніе 1830 года. Взятіе инсургентами тюрьмы въ Варшавѣ. Оъ акватинны Питрика).

точно имъ данъ былъ этотъ совѣтъ, то онъ понесъ жестокое наказаніе въ горестяхъ и уничиженіи, не перестававшихъ съ тѣхъ поръ его преслѣдовать и низведшихъ его вскорѣ въ гробъ, вдали отъ сбереженной имъ Варшавы» 412.

Въ письмѣ къ императору Николаю, посланномъ графомъ Дибичемъ на другой день послѣ Гроховскаго сраженія, главнокомандующій ничего не упоминаетъ о данномъ ему совѣтѣ и объясняетъ прекращеніе боя слѣдующимъ образомъ:

«Вся линія войскъ подвинулась впередъ, и такъ какъ Грохово оказывалось занятымъ, то поляки бѣжали въ безпорядкѣ и оставили поле сраженія, покрытое трупами и усѣянное ружьями, киверами и даже косами. По приближеніи князя Шаховского, я построилъ его баталіоны въ колонны къ атакѣ; въ это время его артиллерія подбивала послѣднія полевыя батареи поляковъ. Пѣхота, кавалерія—все искало спасанія въ бѣгствѣ. Но такъ какъ наступилъ вечеръ, то я не могъ штурмовать само предмѣстье, еще вооруженное многочисленною артиллеріею. Я приказалъ прекратить огонь (j'ai fait cesser le feu); мятежники отступили къ Прагѣ, гдѣ расположились подъ прикрытіемъ орудій этого укрѣпленія; тамъ они не могли держаться и ночью очистили это предмѣстье» 413.

Предмостное укрѣпленіе продолжало держаться и, по мнѣнію графа Дибича, занято было на другой день послѣ Гроховской битвы четырьмя или пятью баталіонами.

Что же касается цесаревича Константина Павловича, то онъ писалъ государю 14-го (26-го) февраля: «Если бы всѣ оказались на своихъ мѣстахъ, какъ это слѣдовало бы ожидать, день былъ бы рѣшительнымъ и кампанія оконченной. Но Богу угодно было рѣшить иначе, и все отложено до другого раза. Если бы князь Шаховской прибылъ на наше правое крыло, какъ онъ долженъ былъ сдѣлать это, никогда поляки не увидѣли бы спова Праги, но, — не попимаю, — произошло колебаніе. Впрочемъ поговорка говоритъ: que sans des si et des mais, l'on met des villes dans des bouteilles» 414.

Получивъ донесеніе о Гроховской поб'єд'є и достигнутыхъ ею отрицательныхъ результатахъ, императоръ Николай высказаль фельдмаршалу свое неудовольствіе, справедливо зам'єтивъ: «Почти нев фроятно, что посл'є такого усп'єха непріятель могъ спасти свою артиллерію и перейти Вислу по одному мосту. Сл'єдовало ожидать, что онъ потеряеть значительную часть своей артиллеріи, и что произойдетъ вторая Березинская переправа 413... Итакъ, потеря 8.000 челов'єкъ, и никакого результата, разв'є только тотъ, что непріятель потеряль по малой м'єр'є то же число людей. Это очень, очень прискорбно! Но да будетъ воля Божія!» 416.

Но, какъ бы то ни было, графъ Дибичъ не сумѣлъ воспользоваться психологическимъ моментомъ и потому несетъ передъ потомствомъ отвѣтственность за недовершеніе побѣды подъ Гроховомъ, а вслѣдствіе сего за семимѣсячную отсрочку въ покореніи царства Польскаго 417. Поляки опомнились во̀-время; князь Радзивиллъ отказался отъ званія главнокомандующаго, п вмѣсто него избранъ былъ Скржинецкій, который немед-



Графъ Гауке, военный министръ царства Польскаго (Съ рисунка съ натуры Киля. Изъ собранія А. О. Думберга).

ленно принялся за реорганизацію арміи. Измѣнившаяся обстановка препятствовала графу Дибичу исправить ошибку, сдѣланную 13-го февраля; а затъмъ предстоявшее вскрытіе Вислы не позволяло и думать о переправѣ на лѣвый берегъ. Оставалось только расположить армію по квартирамъ. Съ этого времени для злополучнаго фельдмаршала начался періодъ колебаній, действій ощупью и нелепыхъ предначертаній, между тъмъ какъ иниціатива дъйствій всецьло перешла на сторону поляковъ, которые воспользовались ею не безъ успѣха. Цесаревичъ Константинъ Павловичь писаль Ө. П. Опочинину 13-го (25-го) марта изъ Бѣлостока: «Военныя наши дъйствія не заключають, какъ ихъ ни разсказывай, доселъ ничего ръшительнаго, и, по моему глупому смыслу, поляки имъютъ досель l'initiative дъйствій надъ нами. У насъ войска на бумагь бездна и, какъ говорится, чортова пропасть, а на дёлё взять-вездё такой некомплекть, что ей-ей страшно». По мнвнію Дениса Давыдова: «Дибичь быль человікь умный, это безспорно, но умь, подобно безумію, имість многія степени. Умъ Дибича далеко не быль необыкновеннымъ. Кажется, что ему была бы по плечу какая нибудь войнишка, съ какимъ нибудь Гессенскимъ курфирстомъ, но врядъ ли онъ могъ управиться даже съ королемъ Саксонскимъ. Мантія полководца была не по росту Дибичу». Скржинецкій и его сотрудники олицетворили собою образъ того фантастическаго саксонскаго короля, созданнаго воображеніемъ Давыдова, который долженъ быль низвести Забалканскаго героя на степень прежняго ничтожества. Въ этой печальной истинъ пришлось, къ сожальнію, убъдиться постепенно императору Николаю, и къ тому же въ войнъ, отъ которой, по мъткому выраженію государя, зависъло «политическое бытіе Россіи».

Николай Павловичь высказаль эту мысль въ письм' отъ 2-го (14-го) апръля, сопровождая ее слъдующими разсужденіями:

«Да будеть воля Божія! Я ей покоряюсь; однако мий да позволено будеть выразить вамь мое изумленіе и мою скорбь, что въ теченіе всей этой несчастной войны вы извіщаете меня больше о пораженіяхь, чімь о счастливыхь ділахь, что, иміл, согласно вашему рапорту, 189.000 человінь подъ ружьемь, мы ничего не предпринимаемь противь приблизительно 80.000 человінь, и что непріятель встрічаеть нась повсюду, по меньшей мірі, въ равномь числі, мы же почти всегда дійствуемь малыми и недостаточными силами... Безпокойство мое не поддается описанію, потому что во всіхь вашихь распоряженіяхь я не вижу ничего могущаго обіщать успіхь и наконець обезпечить за вами исходь кампаніи, такь какь я не усматриваю въ вашихь собственныхь мысляхь ничего опреділеннаго (је пе vois enfin rien de fixe dans vos ргоргез idées)... Не удивляйтесь поэтому, что я удручень оборотомь, который приняла правая война, начатая съ огромными средствами и,

скажемъ прямо, отъ которой зависитъ политическое бытіе Россіи, — все это держится вашей головою! Что же я могу сдёлать на такомъ разстояніи другого, какъ не скорбёть послё совершившагося факта и не проповёдывать постоянно одного и того же? Докажите мнѣ, что я ошибаюсь, и я буду счастливъ этимъ; но я не брежу, я говорю на основаніи фактовъ... Не обижайтесь сказаннымъ мною: оно приличествуетъ тому, который одинъ имѣетъ право говорить вамъ правду, и который васъ искренно любитъ, хотя и не всегда одобряетъ ваши измѣнчивыя рѣшенія (vos déterminations trop peu stables). Да вдохновитъ васъ Богъ»<sup>418</sup>.

Въ послѣдовавшихъ затѣмъ письмахъ императоръ Николай писалъ Дибичу:

«Суворовъ умѣлъ бить поляковъ съ малымъ числомъ людей» 419. «Я не отчанваюсь и не буду ни въ чемъ отчанваться. Русскіе не могутъ быть постоянно побѣждаемы поляками; въ томъ порукою вѣка. Богъ поможеть намь снова сіе доказать. Итакь мужество, твердость; обладайте ею сами и вселите ее въ души тѣхъ, которые могли бы колебаться, съ нами Богъ, и все можетъ еще поправиться» 420. «Правду сказать, я не знаю более ни того, что вы делаете, ни того, что происходить въ васъ, и готовъ поспорить, что этого не пойметъ кто бы то ни было.... Ваша постоянная нерѣшительность, марши и контръ-марши могутъ только истощать и убивать армію; она должна потерять всякое дов'єріе къ своему вождю, когда она не видитъ другого результата своихъ безполезныхъ усилій, какъ нужду и смерть!... Ради Бога не теряйте времени, будьте тверды въ своихъ ръшеніяхъ, не колеблитесь постоянно и постарайтесь смълымъ и блестящимъ подвигомъ доказать Европъ, что русская армія неизмінно та же, какою дважды она была въ Парижі. Плачевное воздѣйствіе этой несчастной кампаніи на нашихъ враговъ и на нашихъ друзей — хуже, чѣмъ можно представить себѣ это. Все можеть быть исправлено, если въ концъ концовъ вы снова станете тъмъ, чъмъ вы были. Постоянство, сила и непоколебимая твердость и поболъ дъятельности и порядка, съ Божіей помощью, снова приведутъ насъ къ днямъ славы. Русскій народъ, а вмёстё съ нимъ и я не можемъ понять, чтобы его армію нельзя было вести къ побѣдѣ, когда рѣчь идеть о томъ, чтобы повести русскихъ сражаться съ поляками. Нужно снова доказать ему это, и съ Божіею помощью мы достигнемъ этого» 421. «Я ничего не понимаю ни во всемъ томъ, что происходитъ, ни въ вашихъ намфреніяхъ, и съ покорностью волі Божіей ожидаю того, что Ему въ Его милосердін будеть угодно сотворить изъ всего этого. Вѣдь это въ первый разъ, что русская армія въ составѣ, по словамъ вашего же собственнаго рапорта, 189,000 человъкъ оказывается въ оборонительномъ положении противъ мятежниковъ численностью отъ 40.000 до 50.000 челов къ. Суворовъ, располагая вдвое меньшими силами, ч мъ

у непріятеля, умѣлъ побѣждать его, потому что онъ умѣлъ внушать русскому солдату, что онъ долженъ постоянно побѣждать двухъ непріятелей; я опасаюсь, чтобы вскорѣ армія не утратила этого преданія и не увѣровала бы въ противное». «Tout cela est pitoyable», прибавиль государь 422.

Приведенныя здѣсь выписки изъ писемъ императора Николая въ достаточной мѣрѣ выясняютъ плачевное положеніе дѣлъ въ дѣйствующей арміи въ 1831 году и отношеніе къ нимъ государя. Затруднительность нашего положенія усиливалась еще появленіемъ въ рядахъ нашей арміи холеры и возстаніемъ въ бывшихъ польскихъ провинціяхъ, затруднявшихъ сообщеніе съ арміею и самое продовольствованіе ея. Пришлось организовать резервную армію, начальство надъ которой ввѣрено было графу П. А. Толстому. Наконецъ графъ Дибичъ пришелъ къ печальному заключенію, что русская армія не въ силахъ побороть польскую революцію, и что для сего потребуется содѣйствіе народнаго ополченія 423. Всѣ эти обстоятельства побудили императора Николая 5-го (17-го) апрѣля вызвать изъ Тифлиса фельдмаршала графа Паскевича-Эрпванскаго.

## II.

Когда д'вйствующая армія перешла границу царства Польскаго, и началась междоусобная война, императоръ Николай задаль себ'в вопросъ, что же сл'ёдуеть д'ёлать посл'ё вторичнаго покоренія возставшей страны и какимъ образомъ удовлетворить интересы Россіи въ этомъ сложномъ политическомъ д'ёл'ё. Первоначальныя мысли свои по этому вопросу государь изложилъ въ собственноручной запискт, въ которой подъ впечатл'ёніемъ огорченія, вызваннаго недавними событіями, онъ пришелъ къ совершенно неожиданному заключенію, что Россія не имтетъ никакого интереса владть провинціями, неблагодарность которыхъ обнаружилась столь очевиднымъ образомъ. Поставивъ вопросъ такимъ образомъ, государь остановился на мысли новаго раздёла Польши между Россіею, Австріею и Пруссіею.

Приведемъ здъсь содержание записки императора Николая.

«Польша постоянно была соперницей и самымъ непримиримымъ врагомъ Россіи, — пишетъ государь. — Это наглядно вытекаетъ изъ событій, приведшихъ къ нашествію 1812 года, и во время этой кампаніи опять таки поляки, болье ожесточенные, чымъ всы прочіе участники этой войны, совершили болье всего злодыйствъ изъ тыхъ же побужденій ненависти и мести, которыя одушевляли ихъ во всыхъ войнахъ съ Россіею. Но Богъ благословиль наше святое дыло, и наши войска завоевали Польшу. Это—неоспоримый фактъ. Въ 1815 году Польша была отдана Россіи го

праву завоеванія. Императоръ Александръ полагаль, что онъ обезпечить интересы Россіи, возсоздавъ Польшу, какъ составную часть имперіп, но съ титуломъ королевства, особою администрацією и собственною армією. Онъ дароваль ей конституцію, установившую ея будущее устройство, и



Польское возстаніе 1830 года. Мостъ Собіесскаго въ Лазенкахъ.

заплатилъ такимъ образомъ добровольнымъ благодѣяніемъ за все зло, которое Польша не переставала причинять Россіи. Это было местью чудной души (c'était la vengeance d'une belle âme). Но цѣль императора Александра была ли достигнута?

«Я сказаль выше, что главная цёль заключалась въ обезпеченіи интересовъ Россіи путемъ возсозданія Польши, счастливой и процвівтающей подъ покровительствомъ и благодаря связи съ Россіею. Не подлежить ни мал'яйшему сомн'янію, что эта маленькая страна, разоренная, ослабленная безпрерывными войнами, напряженіемъ, вызывавшимся ц'влымъ рядомъ революцій, частымъ переходомъ изъ одніхъ рукъ віз другія, въ пятнадцатил'єтній промежутокъ времени достигла зам'єчательнаго благосостоянія; ея финансовыя средства оказались не только достаточными для удовлетворенія потребностей страны, но послужили еще для образованія наличнаго фонда казначейства, пригодившагося въ теченіе почти года для покрытія всёхъ нуждъ настоящей борьбы. Наконецъ, армія, созданная по образцу армін имперін, снабженная всёмъ и богато надъленная запасами въ арсеналахъ, безъ всякаго обремененія страны, достигшая р'ядкаго совершенства, оказалась въ состояніи послужить кадрами для 100.000 человѣкъ. Что же хорошаго вышло изъ этого для имперіи? Огромныя жертвы, хотя и не выдёленныя особо изъ того, что было сдёлано въ 1813 и 1814 годахъ, были принесены для осуществленія завоеванія ея; другія столь же значительныя жертвы были принесены въ последующія 15 леть частью для содержанія и снаряженія арміи, частью для вооруженія крипостей и обременительнаго содержанія ядра войскъ, служившихъ ей инструкторами.

«Имперія въ ущербъ своей собственной промышленности была наводнена польскими произведеніями; однимъ словомъ, имперія несла всѣ тягости своего новаго пріобрѣтенія, не извлекая изъ него никакихъ иныхъ преимуществъ, кром'в нравственнаго удовлетворенія отъ прибавленія лишняго титула къ титуламъ своего государя. Но вредъ былъ действительный. Прежнія польскія провинціи, видя, какъ ихъ соотечественники пользуются вблизи ихъ всёми правами самостоятельнаго народа, которыми они даже злоупотребляють, болье чымь когда либо стали задумываться надъ твмъ, какъ ускользнуть отъ владычества имперіи. Поэтому оказалось, что при первой же искрѣ эти провинціи готовы были возстать и, какъ следствіе этого, самымъ пагубнымъ образомъ повліять на д'яйствія арміи. Другое еще болье существенное зло заключалось въ существованіи передъ глазами порядка вещей, согласнаго съ современными идеями, почти неосуществимаго въ королевствъ, а слъдовательно невозможнаго въ имперін. Зародившіяся надежды нанесли страшный ударъ уваженію власти и общественному порядку и впервые привели къ несчастнымъ последствіямъ, открытымъ въ конце 1825 года. Разъ ударъ былъ нанесенъ, примѣръ поданъ, трудно предположить, чтобы во время всеобщихъ волненій и смуть эти иден не продолжали развиваться, несмотря на доказанную ихъ призрачность и опасныя послёдствія. Однимъ словомъ, это являлось разрушеніемъ того, что со-

ставляло силу имперіи, то-есть уб'єжденія, что она можеть быть велика и могущественна лишь при монархическомъ образ правленія и самодержавномъ государ То, что было ложно въ основаніи, не могло продержаться долго. При первомъ же толчк зданіе рухнуло; такъ какъ



Польское возстаніе 1830 года. Бельведерт 17-го ноября 1830 года.

интересы различно понимались въ объихъ странахъ, то отсюда проявилось разногласіе въ воззръніяхъ на жизненный вопросъ, какимъ образомъ разсматривать и судить преступленія противъ безопасности государства и особы государя. То, что признавалось и наказывалось, какъ

преступленіе въ имперіи, было оправдано и даже нашло защитниковъ въ королевствъ. Вслъдствіе всего этого создались непреодолимыя затрудненія, настроеніе умовъ обострилось, поляки укръпились въ своемъ намъреніи избавиться отъ русскаго владычества и наконецъ довели дъло до катастрофы 1830 года.

«Вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ средства примиренія, совмѣстимыя съ достоинствомъ Россіи, были снова испробованы, но напрасно. Присяга была повсюду нарушена, измѣна сдѣлалась общею, и всякая возможность соглашенія исчезла. Тогда-то были двинуты русскія войска. Они шли, чтобы отомстить за свою народную честь, оскорбленную самою черною неблагодарностію въ томъ, что она представляеть наиболѣе священнаго. Всевозможныя неслыханныя жертвы приносять ежедневно для этой цѣли. Но, когда она будеть достигнута, и вопросъ будеть рѣшенъ силою оружія, въ чемъ же будеть заключаться результатъ, къ которому нужно будеть стремиться? Или, лучше сказать, въ чемъ будеть заключаться при этихъ обстоятельствахъ истинная польза Россіи?

«Все, что д'влается, и все, что еще происходить въ Польш'в, очевидно, доказываетъ, что прошла пора великодушія; неблагодарность поляковъ сдёлала его невозможнымъ, и на будущее время во всёхъ сдълкахъ, касающихся Польши, все должно быть подчинено истиннымъ интересамъ Россіи. Установивъ это положеніе, нельзя не согласиться, что русскій интересъ несовм'єстимъ съ существованіемъ Польскаго королевства въ томъ видѣ, какъ оно было создано въ 1815 году, и при условій сохраненія имъ своей конституцій. Д'яло идеть не только о томъ, чтобы лишить Польшу матеріальной возможности вредить Россіи, но следуеть еще разсмотреть, какое вознаграждение можеть получить Россія за свои тяжкія жертвы, и какія выгоды она можеть извлечь изъ обладанія Польшей. На первый вопросъ легко отвѣтить: ничто не можеть вознаградить Россію за жертвы и потери, понесенныя ею лишь для отомщенія за свою народную честь. Что же касается второго вопроса, мнѣ кажется, что Россія не можеть извлечь изъ Польши, такой, какова она есть, никакихъ дъйствительныхъ выгодъ, и, что еще болъе важно, что для имперіи даже нъть гарантій, которыя могли бы обезпечивать ей въ будущемъ спокойное обладание этой страною. Итакъ, върный принципу, который я высказалъ вначалъ, то-есть истинной пользё Россіи, я полагаю, что единственный способъ отдать себѣ отчетъ въ этомъ вопросѣ заключается въ слѣдующемъ.

«Россія—держава могущественная и счастливая сама по себѣ; она никогда не должна быть угрозою ни для другихъ сосѣднихъ государствъ, ни для Европы. Но она должна занимать внушительное, оборонительное положеніе, способное сдѣлать невозможнымъ всякое нападеніе на нее. Если бросншь взглядъ на карту, страшно становится, когда видишь, что гра-

ница польской территоріи имперіи доходить почти до Одера, тогда какъ фланги отходять за Нѣманъ и Бугъ, чтобы упереться близъ Полангена въ Балтійское море и у устьевъ Дуная въ Черное море. Въ этой выдающейся части находится армія, чтобы держать ее въ покорности. Эта страна ничего не приноситъ имперіи. Напротивъ того, она не можетъ существовать иначе, какъ посредствомъ постоянныхъ жертвъ со стороны имперіи, чтобы дать ей возможность удовлетворять потребностямъ собственной администраціи. Такимъ образомъ, убѣдительно, что выгоды отъ этого неудобнаго положенія ничтожны, а недостатки велики и даже угрожающи. Остается рѣшить, какъ помочь этому. Я тутъ не вижу другого средства, кромѣ слѣдующаго:

«Объявить, что честь Россіи получила полное удовлетвореніе завоеваніемъ королевства, но что Россія не имѣетъ никакого интереса владѣть страною, неблагодарность которой была столь очевидна; что истинные ея интересы требуютъ установить свою границу по Вислѣ и Нареву; что она отказывается отъ остального, какъ недостойнаго принадлежать ей, предоставляя своимъ союзникамъ поступить съ нимъ по своему усмотрѣнію; что, тѣмъ не менѣе, оставаясь вѣрною своимъ принципамъ, Россія предоставляетъ той части королевства, которая останется за нею, пользованіе ея законами и учрежденіями въ той мѣрѣ, которая окажется совмѣстимою съ истинными будущими интересами; что титулъ королевства Польскаго останется присвоеннымъ этой части страны, во избѣжаніе того, чтобы подобное наименованіе, данное другой какой либо части, не создало вновь государства, враждебнаго Россіи, чего она не потерпитъ ни въ какомъ случаѣ» 424.

По мѣрѣ дальнѣйшаго хода междоусобной польско-русской войны, императоръ Николай пришелъ къ заключенію, что задуманное имъ рѣшеніе польскаго вопроса представляется въ дѣйствительности невозможнымъ. Такимъ образомъ мысли государя, изложенныя въ вышеприведенной запискѣ, остались безъ примѣненія и перешли къ потомству, какъ любопытное политическое разсужденіе.

Тѣмъ не менѣе, записка императора Николая была, вѣроятно, передана на обсужденіе фельдмаршала Паскевича, потому что послѣдній, съ своей стороны, представиль государю 4-го (16-го) іюня 1831 года записку, въ которой вмѣсто безвозмездныхъ уступокъ воеводствъ лѣваго берега Вислы и Кракова онъ предлагалъ замѣнить ихъ устьями Нѣмана съ городомъ Мемелемъ и крѣпостью Торномъ, съ одной стороны, п Восточной Галиціей—съ другой.

Паскевичь въ упомянутой запискѣ высказываль государю слѣдующее: «Разсматривая со всѣхъ сторонъ теперешнее положеніе, мнѣ пришло въ мысль: нельзя ли наказать дерзкихъ и неблагодарныхъ такъ, чтобы они въ дальнѣйшемъ своемъ потомствѣ чувствовали сіе, упрочить на

всегда наше положеніе въ Польшѣ; словомъ постановить такимъ образомъ, какъ вы, государь, въ манифестѣ изволили сказать, что надобно, чтобы Польша для Россіи была полезна, но не вредна <sup>425</sup>.

«Разсуждая на сихъ основаніяхъ, я осмѣливаюсь изложить мои мысли: «Какимъ образомъ наказать неблагодарныхъ поляковъ, какъ не лишивши ихъ даже имени поляка?

«Для исполненія сего надобно уничтожить царство Польское.

«Въ Европъ согласятся ли на сіе? ибо въ этомъ (то-есть въ настоящемъ положеніи вещей) они видять ослабленіе Россіи, а всъ государства, не исключая ни одного, думають, какъ бы насъ ослабить.

«То какимъ образомъ постановить, чтобы интересовать государства въ нашу пользу?

«Я полагаю слѣдующее:

- «1) Три воеводства на лѣвой сторонѣ Вислы уступить Пруссіи, тоесть Мазовецкое, Калишское и Сандомірское; четвертое — Краковское, уступить Австріи.
- «2) Взамѣнъ уступленныхъ Пруссіи сихъ трехъ воеводствъ Пруссія должна уступить намъ крѣпость Торнъ съ окрестностями, по удобству, и въ восточной Пруссіи по рѣку Прегель; если же большое сопротивленіе будеть на сіе, или доходы, или населеніе превышаютъ требуемыя нами земли отъ Пруссіи, то уступку взять по мѣстности. Въ семъ краѣ, перерѣзанномъ многими рѣками въ разныхъ направленіяхъ, можно сдѣлать хорошую границу. Если и на сіе Пруссія не согласится, то можетъ взамѣнъ земель, ею получаемыхъ, додать деньгами; но во всякомъ случаѣ граница съ этой стороны должна быть, по крайней мѣрѣ, по Нѣманъ съ городомъ Мемелемъ и съ другими городами, сколько удобство для коммерціи того потребуетъ.
- «3) Австріи уступить Краковское воеводство, а взамѣнъ взять Тарнополь или другія земли въ обмѣнъ, по числу народонаселенія и доходовъ.
- «4) Если же отъ Пруссіи трудно будетъ получить взамѣнъ трехъ воеводствъ, то уступить Пруссіи два, а два воеводства уступить Австріи на вышеизложенныхъ основаніяхъ.

«Такимъ образомъ сіи двѣ державы будутъ дѣйствовать съ нами, ибо участвовали въ семъ раздѣлѣ, какъ то было и при вашей бабушкѣ. Польза обѣихъ сихъ державъ въ уничтоженіи королевства состоитъ въ томъ, что притязанія Россіи, какъ королевства Польскаго, на взятыя Пруссіею и Австріею провинціи симъ уничтожаются. Если взять въ соображеніе, что королевство Прусское не только имѣетъ отъ Польши пріобрѣтенныя въ первомъ раздѣлѣ провинціи, но даже и сама Пруссія есть уступка отъ Польши курфюрсту Бранденбургскому, то удовольствіе ея будетъ велико, когда все могущее возродить домогательства однимъ актомъ уничтожается. Австрія находится въ томъ же положеніи, и су-

ществованіе королевства Польскаго есть ей всякую минуту угроза на ея галиційскія провинціи. Итакъ, Пруссія и Австрія будуть въ нашихъ интересахъ. Но Франція и Англія что скажутъ?

«По теперешнемъ новомъ образованіи Франціи, она весьма сильна, и, конечно, съ нею надобно бы весьма осторожно поступать.

«Но можеть быть, что для общаго спокойствія, когда он'є увидять, что Россія, отдавая свои провинціи за Вислой, отступаеть, такъ сказать, отъ Европы, то, можеть быть, согласятся; въ противномъ случа надобно выждать время, или когда Франція будеть им'єть внутреннія безпокойства.

«Что же касается до Англіи, то я не полагаю, что если будуть согласны съ нами Австрія и Пруссія, чтобы Англія могла намъ вредна быть, выключая въ коммерціи.

«Итакъ, изъ сихъ предложеній явствуеть:

- «1) Что Россія ничего не потеряеть въ народонаселеніи и въ доходахъ, ибо получить взамѣнъ то же.
- «2) Государство выиграетъ гораздо лучшую границу, ибо Висла представляетъ всѣ удобства къ дефансивной войнѣ и для коммерціи во время мира.
- «3) Симъ ваше императорское величество докажете европейскимъ государямъ, что вы не хотите распространяться въ Европѣ, ибо отдаете провинціи, которыя въ наступательной войнѣ ихъ устрашали.
- «4) Накажете сей народъ за его вѣроломство и неблагодарность искорененіемъ его съ лица земли, и тѣмъ покажете, что вы не хотите сдѣлать ему честь носить имя его короля.
  - «5) Введете Пруссію и Австрію быть участницами въ семъ дѣлѣ.
- «6) Но важнѣе всего, что вы изволите уничтожить представительное правленіе въ вашемъ государствѣ, которое, по теперешнимъ мыслямъ въ Европѣ, влечетъ и вашихъ россійскихъ подданныхъ къ симъ новизнамъ; но если онаго не будетъ, то государство Россійское, не имѣвши въ себѣ ничего разнообразнаго, будетъ представлять оплотъ противъ вольнодумства» 426.

Русское правительство не рѣшилось, однако, вступить на путь международныхъ переговоровъ по вопросу, затронутому въ приведенныхъ нами запискахъ; поэтому высказанныя въ нихъ предположенія остались лишь любопытными памятниками политическаго настроенія минуты.

#### Ш

Неудачный оборотъ, принятый польско-русскою войною, вызвалъ слѣдующее письмо графа Чернышева къ фельдмаршалу Паскевичу отъ 5-го (17-го) апрѣля:

«Государь императоръ, желая, чтобы при настоящихъ обстоятельствахъ, какъ политическихъ, такъ и военныхъ, ваше сіятельство находились при особъ его величества, высочайше повельть миъ соизволилъ сообщить о семъ вашему сіятельству и покорнъйше просить васъ, милостивый государь, въ исполненіе сей высочайшей воли поспъшить сколь возможно прівздомъ въ С.-Петербургъ.

«Управленіе войсками и краемъ, вамъ ввѣреннымъ, его величество соизволитъ предоставлять устроить тѣмъ же порядкомъ, какой былъ принятъ во время отсутствія вашего въ С.-Петербургъ въ минувшемъ году, а именно: войска на кавказской линіи подчинить совершенно генералу отъ кавалеріи Эмануелю, а войска, въ Грузіи находящіяся, подчинить начальнику штаба вашего, генералъ-лейтенанту Панкратьеву; гражданскую же часть оставить на томъ основаніи, какое заблагоразсудить изволите. Впрочемъ, если ваше сіятельство изволите признать нужнымъ сдѣлать въ порядкѣ управленія по военной части какія либо измѣненія, то его величество предоставляєть оныя вашему усмотрѣнію, но желаетъ только, чтобы всѣ распоряженія о семъ были окончены въ нѣсколько дней, дабы его величество могъ сколь возможно скорѣе имѣть удовольствіе увидѣть васъ въ С.-Петербургѣ».

Графъ Паскевичъ получилъ письмо 20-го апрѣля (2-го мая); сдѣлавъ необходимыя распоряженія, онъ выѣхалъ изъ Тифлиса 26-го апрѣля (8-го мая) и прибылъ въ С.-Петербургъ 12-го (24-го) мая <sup>427</sup>. Между тѣмъ, съ самаго вызова Паскевича, неудовольствіе императора Николая противъ графа Дибича съ каждымъ днемъ все болѣе возрастало. Нерѣшительность главнокомандующаго и неустойчивость въ его мысляхъ (је пе vois rien de fixe dans vos propres idées) побудили государя выработать планъ для дѣйствій противъ польскихъ мятежниковъ; но, сообщая графу Дибичу свои предположенія, государь не хотѣлъ, однако, насиловать намѣренія и волю главнокомандующаго, напротивъ того въ письмѣ отъ 7-го (19-го) апрѣля предоставлено было фельдмаршалу, по обсужденіи плана совмѣстно съ Толемъ и Нейдгартомъ, слѣдовать собственному плану, если онъ будетъ признанъ лучшимъ; но государь прибавилъ: «требую письменнаго опроверженія».

Спорный вопросъ заключался въ следующемъ: графъ Дибичъ пред-полагалъ перейти Вислу въ верхнемъ ея теченіи, между темъ какъ импе-

раторъ Николай справедливо признавалънижнюю Вислу мъстомъ будущей переправы арміи на лъвый берегъ, при чемъ продовольствованіе войскъ могло быть обезпечено соглашеніемъ съ прусскимъ правительствомъ <sup>428</sup>.



Польское возстаніе 1830 года. Арсеналъ 17-го ноября 1830 года

Отвѣтъ графа Дибича на присланный ему планъ дѣйствій не удовлетворилъ императора Николая. «Отвѣтъ вашъ на мой проектъ, — нисалъ государь 22-го апрѣля (5-го мая) 1831 года, — мнѣ доказываетъ, что вы съ удовольствіемъ готовы отказаться отъ всякой отвѣтственности, сваливъ ее на меня, предоставляя себѣ впослѣдствіи сказать, что

я помѣшаль вамъ исполнить ваши намѣренія, и я предвижу уже, что, можеть быть, подобное соображеніе побудило васъ отказаться отъ наступленія, которое вы начали. Я не хочу характеризовать, насколько подобный образъ дѣйствій можеть быть признанъ предосудительнымъ, тѣмъ болѣе, что, хотя я и убѣжденъ, что мой планъ представляеть единственно возможное рѣшеніе вопроса, я вамъ, однако, положительно приказалъ руководствоваться псключительно вашимъ личнымъ убѣжденіемъ. Только быстрое и немедленное исполненіе могло сдѣлать эту операцію удобною и рѣшительною, но если вы предполагаете двинуться лишь черезъ четыре недѣли и притомъ вести дѣло съ тою же слабостью, съ тою же нерѣшительностію и при соблюденіи того же безпорядка, я предвижу одно несчастіе и гибель вмѣсто почти вѣрнаго успѣха» 429.

Для разъясненія положенія дѣль въ армін императоръ Николай послаль къ фельдмаршалу генераль-адъютанта графа Орлова, «pour suppléer par une conversation à tout ce que mes lettres paraissent n'avoir pu vous faire comprendre». Но, пока графъ Орловъ пробирался черезъ возставшую Литву въ главную квартиру фельдмаршала, на театрѣ военныхъ дѣйствій произошли новыя событія. Скржинецкій, ободренный бездѣйствіемъ Дибича, предпринялъ наступательное движеніе противъ гвардейскаго корпуса. По мнѣнію императора Николая, высказанному въ письмѣ къ графу Дибичу, «все это движеніе непріятеля было бы настоящимъ безуміемъ, если бы вы не пріучили его безнаказанно предпринимать все. Есть мѣра всякому терпѣнію, а я, кажется, проявиль его въ достаточной степени» 430.

Дибичъ наконецъ встрепенулся, и 14-го (26-го) мая разыгралась кровопролитная битва при Остроленкѣ. Здѣсь подобно тому, какъ и подъ Гроховомъ, одержана была рѣшительная побѣда, но нерѣшительность главнокомандующаго вторично спасла польскую армію отъ гибели; несмотря на настоянія графа Толя, фельдмаршаль, отказавшись отъ преслѣдованія непріятеля, даль Скржинецкому возможность спокойно отступить съ разбитою арміею въ Варшаву 431. Бездѣйствіе графа Дибича послѣ Остроленской побѣды принесло плачевные плоды. Совершилось то, что предвидѣль императоръ Николай, когда писалъ фельдмаршалу: «Теперь поляки будутъ имѣть достаточно времени, чтобы восполнить свои потери, укрѣпить, что имъ нужно, однимъ словомъ изгладить всѣ слѣды своего пораженія, заставляя насъ путемъ новыхъ и тяжелыхъ жертвъ искупить выгоды, за которыя мы уже такъ дорого заплатили, и отъ которыхъ добровольно отказываемся». Дибичъ расположился между Пултускомъ, Голыминомъ и Масковымъ, готовясь къ движенію на нижнюю Вислу.

«Prouvez que vous êtes encore le старый Забалканскій», — писалъ императоръ Николай графу Дибичу, но государь такъ и не дождался

воскресенія стараго Забалканскаго. 1-го (13-го) іюня Николаю Павловичу пришлось заключить переписку съ своимъ фельдмаршаломъ горестнымъ восклицаніемъ: «Прощайте, любезный другъ, поступите же наконець такимъ образомъ, чтобы я могъ понять васъ. (Adieu, mon cher ami, faites de façon que je puisse vous comprendre)». Но это письмо 432 не было уже прочитано графомъ Дибичемъ: 29-го мая (9-го іюня) фельдмаршалъ внезапно скончался отъ холеры въ с. Клешовъ около Пултуска. Графъ Толь, на основаніи «учрежденія объ управленіи большой дъйствующей армін», вступиль во временное командованіе вой-



Засада. Эпизодъ изъ войны 1831 года. (Съ акварели Зауервейда).

сками <sup>433</sup>, но, отправляя вмѣстѣ съ тѣмъ въ С.-Петербургъ всеподданнѣйшее письмо, онъ просилъ государя о скорѣйшемъ назначеніи главнокомандующаго, признаваясь, что чувствуетъ себя неспособнымъ принять на себя столь важную обязанность. Просьба графа Толя вполнѣ соотвѣтствовала прежнимъ его заявленіямъ, сдѣланнымъ еще покойному фельдмаршалу.

Желаніе графа Толя исполнилось въ самомъ скоромъ времени.

Еще до Остроленскаго сраженія см'єна Дибича графомъ Паскевичемъ представлялась уже до н'єкоторой степени вполніє віфроятною; но,

какъ справедливо замѣтилъ будущій князь Варшавскій, «Остроленское дѣло удержало мою поѣздку въ армію, нбо трудно было послать смѣнить главнокомандующаго, выигравшаго сраженіе» 434. Когда же, 3-го (15-го) іюня, пришло въ С.-Петербургъ извѣстіе о кончинѣ графа Дибича, то на другой же день, 4-го (16-го) іюня, послѣдовалъ указъ сенату о назначеніи фельдмаршала графа Паскевича-Эриванскаго главнокомандующимъ дѣйствующею арміею. Въ виду возстанія въ Литвѣ, принимавшаго все большіе размѣры, новый главнокомандующій долженъ былъ для большей безопасности избрать морской путь, а затѣмъ слѣдовать въ армію черезъ Пруссію. Онъ быстро собрался въ предстоявшій ему новый походъ и 6-го (18-го) іюня отправился изъ Петергофа въ три часа утра на пароходѣ «Ижора» въ Мемель. По прибытін въ этотъ городъ, 9-го (21-го) іюня, фельдмаршалъ, продолжая путь черезъ Тильзитъ, пріѣхалъ въ армію въ ночь съ 13-го (25-го) на 14-е (26-е) іюня.

Изъ Пултуска фельдмаршалъ Паскевичъ 17-го (29-го) іюня писалъ императору Николаю: «Я рѣшилъ дѣйствовать по плану, апробованному вашимъ величествомъ». Планъ же государя заключался въ томъ, чтобы совершить переправу на нижней Вислѣ и затѣмъ итти къ Варшавѣ <sup>435</sup>.

Вскорѣ послѣ кончины графа Дибича-Забалканскаго прусская армія также понесла чувствительную потерю. 11-го (23-го) августа 1831 года въ Познани скончался отъ холеры фельдмаршалъ графъ Гнейзенау; его постигла одинаковая участь съ другомъ и сотоварищемъ по наполеоновскимъ войнамъ, графомъ Дибичемъ. Смерть Гнейзенау весьма опечалила императора Николая; онъ писалъ по этому случаю графу Паскевичу изъ Царскаго Села 26-го августа (7-го сентября) 1831 года:

«Прусская армія и мы всѣ понесли невозвратную потерю въ фельдмаршалѣ Гнейзенау, который меня и Россію любилъ и видѣлъ спасеніе Европы и пользу Пруссіи въ короткой связи обоихъ государствъ».

Не напрасно императоръ Николай отзывался въ столь сочувственныхъ выраженіяхъ о героф войнъ за освобожденіе Германіи, никогда не забывавшемъ чувство признательности къ Россіп за жертвы, принесенныя ею въ 1813 году; во время польско-русской войны Гнейзенау искренно соболфзиовалъ о неудачахъ, постигшихъ русскую армію подъ предводительствомъ графа Дибича, и въ апрфлф 1831 года совфтовалъ королю Фридриху-Вильгельму III немедленно вступить съ двумя корпусами въ Польшу, чтобы покончить съ возстаніемъ 436.

#### IV.

Обратимся теперь къ тому, что дѣлалъ въ самое критическое время польско-русской войны цесаревичъ Константинъ Павловичъ.

Послѣ Гроховской битвы цесаревичь въ виду временнаго затишья въ военныхъ дѣйствіяхъ, съ разрѣшенія главнокомандующаго, уѣхалъ въ Бѣлостокъ, гдѣ находилась княгиня Ловичъ <sup>437</sup>. Съ этого времени для цесаревича наступилъ самый тяжелый въ его жизни періодъ. «Мое положеніе такое, — пишетъ Константинъ Павловичъ въ письмѣ къ Ө. П. Опочинину, — что дѣйствительно живу со дня на день, и нельзя даже обратить мысль или желаніе на будущее. Одна надежда на Господа Бога и упованіе на Его всемогущую волю. Безъ того есть съ чего съ ума сойти. Жена у меня шибко была больна и теперъ еще столь слаба, что лежитъ въ кровати уже другую недѣлю. Всѣ ея недуги не суть иное, какъ послѣдствіе нашего выгона изъ Варшавы и претерпѣнія всѣхъ безпокойствъ какъ физическихъ, такъ и моральныхъ, а хуже всего продолженіе сего положенія, ибо по всѣмъ обстоятельствамъ конца не предвидится ни въ чемъ, слѣдовательно и надежды нѣтъ къ тому» <sup>438</sup>.

Когда военныя дѣйствія возгорѣлись съ новой силой, цесаревичь пожелаль опять возвратиться къ своему гвардейскому отряду и даже настаиваль на этомъ, но императоръ Николай воспротивился подобному намѣренію, находя неудобнымъ, чтобы брать приняль на себя вторично ту незначащую роль, не соотвѣтствующую занимаемому имъ положенію (le rôle insignifiant et inconvenant à votre rang), которую онъ уже разъ разыграль. «C'est préjudiciable et à votre caractère et à се que vous avez été pour moi et à ce que vous êtes encore»,—прибавиль государь.

«Вамъ угодно было часто говорить мнѣ, что вы ревностно и преданно будете служить мнѣ, — писаль государь къ цесаревичу, — такъ вотъ позвольте же мнѣ во имя этого обѣщанія, даннаго съ вашей стороны, и подъ видомъ личной мнѣ услуги, попросить ея у васъ, потребовать ея. Вся эта война мѣняетъ свой характеръ; изо дня въ день она становится болѣе серіозной, болѣе ожесточенной, благодаря толкамъ, которые вожаки умѣютъ давать ей, пользуясь нашимъ долгимъ бездѣйствіемъ; уже однимъ изъ предлоговъ, которымъ они пользуются между прочимъ для воодушевленія противъ насъ войскъ, является бывшее ваше присутствіе въ арміи, какъ доказательство прямой мести. Отстранимъ даже призракъ подобной мысли. Я уже сказалъ вамъ и снова повторяю: никто не имѣетъ права упрекать васъ въ томъ, что вы не раздѣлили опасностей вашихъ храбрецовъ; благопріятный для этого моментъ ми-

новалт; другія соображенія, болье настоятельныя, должны противиться вашему возвращенію туда. Вы отказываетесь также отъ командованія гвардіей, хотя я предлагаль вамь снова вступить въ него, что было бы вполнь естественно и въ порядкь вещей, а въ будущемь объединило бы все подъ вашимъ начальствомъ. Вы сего не желаете, въроятно, у васъ должны быть свои причины отказываться отъ него, но, повторяю, это именно то, чего я желаю. Бользненное состояніе моей несравненной сестры, о чемъ Михаилъ сообщаетъ мнь подробности, также является могущественнымъ побужденіемъ, чтобы въ настоящее время вамъ оставаться возль нея. Однимъ словомъ, дорогой Константинъ, я долженъ настанвать на томъ, чтобы въ настоящую минуту вы отказались отъ намѣренія, на которое мнь невозможно согласиться» 439.

Убѣдительные доводы императора Николая оказались тщетными; цесаревичь продолжаль настаивать на своемъ мнѣніи. Тогда государь написаль брату, что, исчернавъ «все, что только было у меня на душѣ высказать вамъ, какъ въ качествѣ брата, такъ и въ качествѣ преданнаго друга, и, наконецъ,—что мнѣ было и постоянно будетъ самымъ тягостнымъ,—по долгу моего положенія (раг devoir de ma place), къ этому мнѣ болѣе нечего прибавлять... Вы властны дѣйствовать въ настоящемъ случаѣ согласно вашей совѣсти, вашимъ убѣжденіямъ,—и я умолкаю. (Vous êtes le maître d'en agir selon votre conscience, votre conviction, et je me tais)» 440.

Не легко было императору Николаю писать все это брату, который, по выраженію государя, «былъ нашимъ властелиномъ и остался для меня таковымъ навсегда въ глубинѣ моего сердца (vous qui avez été notre maître et qui pour moi l'êtes toujours au fond de mon coeur)»,— но долгъ въ умѣ императора-рыцаря, какъ и всегда, взялъ верхъ надъ чувствомъ. Цесаревичъ покорился волѣ государя, которая, по его словамъ, для него была, есть и будетъ святая, и остался въ Бѣлостокѣ.

Наступили пасхальные праздники, и Константинъ Павловичъ писалъ Опочинину:

«Дай, Боже, чтобы при сихъ высокоторжественныхъ дняхъ по благости Его всё наши до сихъ поръ не весьма благополучныя событія военныя и мірскія перемёнились въ нашу пользу. Я увёренъ, что вы, любезный Өедоръ Петровичъ, раздёляете въ полной мёрё мои желанія, истекающія отъ глубины сердца моего, чуждаго всегда всякаго зла и ничего другого не желающаго, какъ общаго блага и справедливости... Я здоровъ, но до крайности скученъ, и признаюсь, что надо много и много духу и твердости, дабы перенести теперешнее мое положеніе, вспоминая каждую минуту прошедшее... есть минуты таковыя, что голова идетъ въ кругъ и до сумасшествія не далеко. Я бы былъ одинъ, почти все потерявъ, бёда не большая, но всё сій невинныя жертвы



Графъ Алексѣй Өөдоровичъ Орловъ. (Съ гравированнаго портрета Турнера).

и страдальцы каждую минуту передъ глазами и изъ мысли не выходять» <sup>441</sup>.

«Какая для меня разница въ окончаніи моихъ пятидесяти двухъ лътъ отъ роду и начатіи пятьдесятъ третьяго года съ предыдущими, и признаюсь, что никогда не воображалъ, чтобы могли постичь меня и моихъ тѣ всѣ несчастія, которыя уже были и продолжають преслѣдовать въ награду трудовъ, усердія, ревности къ службі и исполненія возложеннаго въ теченіе 161/2 льтъ. Богъ есть судія виновникамъ всего сбывающагося со всѣхъ сторонъ съ нами. Мое дѣло — молчаніе, терпѣніе и упованіе твердое на милость и благость Господа Всемогущаго, что поздно или рано выведетъ изъ сего столь труднаго положенія... Сегодня два года тому назадъ, какъ былъ торжественный въйздъ государя въ Варшаву, и гдф онъ былъ принять съ восторгомъ и съ изъявленіемъ нанживъйшихъ чувствъ привязанности и усердія. Я же былъ счастливъ тъмъ, что могъ какъ бы сказать, водворить моего государя, представя ему плоды заботъ вс $\xi$ хъ родовъ,  $16^{1}/2$  л $\xi$ тъ продолжавшихся. Кто бы могъ тогда вообразить, что, спустя два года, все будетъ поставлено вверхъ дномъ столь неистовыми, столь подлыми, столь неблагодарными, столь измѣнническими и столь ехидными способами, и которые завлекли цёлый народъ и 3/4 онаго противъ желанія и благополучія, которымъ онъ пользовался, въ бездну пропасти несчастія, въ угодность лицем вровъ и ихъ пользу, дабы воспользоваться трудами другихъ. Волосы дыбомъ становятся, только что объ этомъ подумаешь» 442.

Вскорѣ пребываніе цесаревича въ Вѣлостокѣ сдѣлалось небезопаснымъ, вслѣдствіе появленія въ окрестностяхъ польскаго отряда Хлаповскаго. Тогда цесаревичъ съ княгинею Ловичъ выѣхалъ, 9-го (21-го) мая, въ Слонимъ; но здѣсь поджидалъ его новый врагъ — холера. Страшась за свою супругу, цесаревичъ продолжалъ начатое отступленіе по Вѣлорусскому тракту, черезъ Минскъ въ Витебскъ. По прибытіи въ послѣдній городъ, 3-го (15-го) іюня, цесаревичъ поселился въ домѣ генералъ-губернатора князя Хованскаго. Здѣсь Константинъ Павловичъ написалъ государю, 7-го (19-го) іюня 1831 года, свое послѣднее письмо, въ которомъ коснулся своего тягостнаго положенія и невозможности возвратиться въ С.-Петербургъ.

«Я осмѣливаюсь настоятельно умолять васъ войти въ мое тягостное положеніе данной минуты, —писалъ цесаревичь, —и въ ту фальшивую роль, которую я вынужденъ играть; блуждая, какъ я, отдѣленный отъ плачевныхъ остатковъ моихъ, которыхъ я не долженъ былъ бы покинуть иначе, какъ съ жизнью, и изъ чувства благодарности за вѣрность, которую они проявляли и доказывали мнѣ со времени всѣхъ моихъ несчастій; съ какимъ лицомъ и съ какимъ выраженіемъ хотите вы, дорогой и несравненный братъ, чтобы я явился къ вамъ въ С.-Петер-

бургъ, гдв уже, слава Богу, меня, надвюсь, почти забыли? Или я могъ бы приблизиться къ вамъ съ выраженіемъ стыда? Или же съ выраженіемъ недовольнаго, какимъ я, конечно, никогда не буду? Или же съ видомъ огорченнаго, который будеть истолковань своими и чужими въ смыслъ недовольства и фамильной распри, которая равнымъ образомъ есть и будеть совершенно чуждой мнь, но которая, несмотря на это, будеть посвоему истолкована недовольными, которые кишатъ повсюду? Или, наконець, для того, чтобы запереться у себя, почти не выходя оттуда, такъ какъ, признаюсь, я не буду въ состояніи показаться куда бы то ни было, не ощущая стыда за ту жалкую роль, которую я вынужденъ играть послі 36-ти літь службы. Благоволите также подумать, сколько людей потребують отъ меня отчета въ своихъ родственникахъ и дѣтяхъ, которыхъ они мнѣ ввѣрили, и которыхъ я, повидимому, покинулъ, не будучи въ состояніи отвітить имъ съ доказательствами въ рукахъ, и, тамъ не менае, они съ трудомъ этому поварятъ. Всамъ говорунамъ я не могу представить въ свое оправдание письма, которыя вы соблаговолили мнѣ написать; они увидѣли бы въ нихъ только мою покорность и мое послушаніе въ исполненіи вашей высочайшей воли, удаляясь согласно вашему желанію изъ армін» 443.

Одновременно съ письмомъ къ государю цесаревичъ излилъ также свою скорбъ  $\Theta$ . П. Опочинину и писалъ ему 7-го (19-го) іюня изъ Витебска:

«Я живу здѣсь уже четвертыя сутки и отдыхаю отъ скуки и усталости физической и моральной и никакого занятія другого не имѣю, какъ скуку, скуку и скуку. Впрочемъ здоровъ, но жена по пріѣздѣ сюда крайне ослабла и уже третьи сутки, какъ изъ кровати не встаетъ, авось Господъ Богъ поможетъ, надежда на Него одного. Здѣсь покамѣстъ все тихо и хорошо. По всей дорогѣ насъ окружали уваженіемъ и желаніемъ угодить и дѣлать пріятное во всѣхъ сословіяхъ. Симъ, признаюсь, я былъ весьма тронутъ и благодаренъ, въ особенности въ моемъ теперешнемъ скитающемся положеніи. Долго ли я здѣсь пробуду, и что изъ меня будетъ,—зависитъ отъ обстоятельствъ и отъ разрѣшенія государя императора на письмо, которое я сегодня къ нему послалъ. Испытавъ все въ службѣ военной, на старость лѣтъ испыталъ и должность фурштатдскаго чиновника: du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas. Что же дѣлать, ежели судьбѣ такъ угодно?»

Развизка была уже близка. Въ ночь съ 14-го (26-го) на 15-е (27-е) іюня 1831 года, цесаревичъ Константинъ Павловичъ заболѣлъ холерою и въ тотъ же день въ  $7^{1}/4$  часовъ вечера скончался.

Княгиня Ловичь ув'ёдомила государя о случившемся печальномъ событіи особымъ нисьмомъ:

«Мой брать, вы будете очень несчастны, потому что несчастна я, а одно лишь обстоятельство въ мірѣ могло сдѣлать меня несчастной.

Въ четыре часа онъ заболѣлъ, а въ восемь вечера!.. О, мой Боже, сжальтесь надъ нами, надъ императоромъ, надо мною, надъ нами... Мой братъ, каковы будутъ ваши приказанія относительно его?» <sup>444</sup>.

Вечеромъ, 17-го (29-го) іюня, генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ отправился къ государю, находившемуся въ Петергофф. На пути, пишетъ Бенкендорфъ, «встрѣтилъ меня фельдъегерь, который, остановивъ коляску, подаль мий записку отъ князя Волконскаго, требовавшаго именемъ государя неотложнаго моего прибытія. Нѣсколько удивленный симъ, такъ какъ прівзда моего въ Петергофъ уже и безъ того ожидали, я, однако же, велёль погонять лошадей и вскорё домчался до маленькаго домика, занимаемаго государемъ. Первыя попавшіяся мнѣ лица были два доктора императрицы. Ихъ озабоченный видъ крайне меня нспугалъ. Едва я успълъ на вопросъ мой услышать, что императрицъ сейчась пускали кровь, какъ вышель государь, весь въ слезахъ, и, схвативъ меня за руку, увлекъ въ свой кабинетъ. Здёсь въ такомъ волненіи, какъ мит никогда не случалось его видіть, онъ передаль мит полученное имъ извъстіе, что брать его Константинъ Павловичъ скончался отъ холеры <sup>445</sup>. Когда я прочель печальныя подробности этой внезапной кончины, государь сказалъ мив, что, желая дать очевидное доказательство живого участія, пріемлемаго имъ въ положеніи несчастной вдовы цесаревича, онъ сейчасъ отправляетъ меня къ княгинъ Ловичь съ изъявленіемъ ей своего собользнованія и съ приглашеніемъ прівхать въ Петербургь при твлв ея мужа, котораго она не рвшалась оставить. Чувствуя себя при выёздё изъ города совершенно здоровымъ, я вышель изъ государева кабинета больнымъ. Относя это единственно къ печальнымъ ощущеніямъ отъ неожиданной въсти о кончинъ цесаревича, я пошелъ въ свои комнаты, чтобы распорядиться приготовленіями къ предстоящей повздкв, но едва успъль, кончивъ ихъ, прилечь, какъ во мн открылись вс признаки холеры. Прибывшій въ эту минуту изъ Петербурга врачь государевь, Арендть, прибѣжавь ко мнѣ, испугался при видъ перемъны въ моемъ лицъ. Послъ данныхъ имъ лъкарствъ и горячей ванны, откуда меня вынули безъ чувствъ, мнъ сдълалось нъсколько легче. Тотчасъ взяты были всевозможныя предосторожности для охраненія царскаго жилища отъ привезенной мною заразы. Но государь въ ту же ночь навъстиль меня и потомъ въ теченіе слишкомъ трехъ недёль каждый день удостонваль меня своимъ посёщеніемъ и продолжительною бесёдою, предметы которой представляли, впрочемь, обыкновенно мало отраднаго».

Въ это время ко всёмъ заботамъ, обременявшимъ тогда императора Николая, присоединилась еще новая печаль: съ 14-го (26-го) іюня, въ Петербурге открылась холера, которая черезъ нёсколько дней приняла угрожающіе размёры. Страшная болёзнь привела въ трепетъ всё классы



Штурмъ укръпленія Воли 25-го августа 1831 года. (Оъ латографін Мюнстера, сдъланной по расунку Тямма).

паселенія и въ особенности простонародье, которое всѣ мѣры для охраненія его здоровья, усиленный полицейскій надзоръ, оціпленіе города и даже уходъ за пораженными холерою въ больницахъ начало считать преднам вренным в отравлением в. Стали собираться въ скопища, останавливать на улицахъ иностранцевъ, обыскивать ихъ для открытія носимаго при себѣ мнимаго яда, гласно обвинять врачей въ отравлении народа. Напоследовъ, 22-го іюня (4-го іюля), чернь, возбужденная толками и подозръніями, столпилась на Сънной площади и посреди многихъ другихъ безчинствъ бросилась съ яростію разсвирфифвиаго звфря на домъ, въ которомъ была устроена временная больница. Всв этажи, какъ пишетъ генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ, въ одну минуту наполнились этими бъщеными, которые разбили окна, выбросили мебель на улицу, изранили и выкинули больныхъ, приколотили до полусмерти больничную прислугу и самымъ безчеловъчнымъ образомъ умертвили нъсколькихъ врачей. Полицейскіе чины, со всёхъ сторонъ тёснимые, попрятались или ходили между толпами переодѣтыми, не смѣя употребить своей власти. Наконецъ, военный генералъ-губернаторъ, графъ Эссенъ, показавшійся среди сборища, равномърно не успълъ возстановить порядка и также долженъ быль укрыться отъ изступленной толны. Въ недоумвніи, что предпринять, городское начальство собралось у графа Эссена, куда прибыль и командовавшій въ Петербургь гвардейскими войсками князь Васильчиковъ. Послѣ предварительнаго совѣщанія послѣдній привель па Сѣнную площадь баталіонъ Семеновскаго полка съ барабаннымъ боемъ. Это хотя и заставило народъ разойтись съ площади въ боковыя улицы, но нисколько его не усмирило и не заставило образумиться. Въ ночь волненіе нізсколько стихло, но все еще городь быль далекь отъ обыкновеннаго порядка.

Князь Меншиковъ въ дневникъ своемъ пишетъ: «Принуждены были двинуть войска, которыя, не видя государя, показали недовъріе къ начальству, но магическое для русскихъ слово все перемѣнило. Графъ Закревскій сказалъ, что поляки подбиваютъ народъ, и мигомъ преображенцы зарядили ружья. 23-го іюня (5-го іюля) государь поѣхалъ въ Петербургъ водою, на пароходѣ «Ижора», взялъ меня п доктора Арендта; мы пристали къ Елагину острову, который запертъ для охраненія отъ холеры. Здѣсь государь узналъ о положеніи города отъ военнаго генералъ-губернатора и другихъ лицъ, призванныхъ для свиданія и объясненія. Сѣлъ въ коляску и, взявъ меня съ собою, отправился на преображенское парадное мѣсто, гдѣ лагеремъ стоялъ баталіонъ сего полка. Государь объявилъ имъ, что есть злоумышленные люди, подбивающіе народъ къ безпокойству, что войска вчера возстановили порядокъ, что онъ войска благодаритъ и увѣренъ, что впредь также будутъ дъйствовать. Солдаты отвѣчали восклицаніями преданности весьма замѣ-

чательными и крикомъ «ура». Государь проёхалъ потомъ Каретною частью, гдё погрозилъ нёкоторымъ толпамъ и лавочникамъ. Оттуда проёхалъ на Сённую площадь, гдё собрано было до 5.000 народу. Вставъ среди коляски и обратившись къ толпё, государь сказалъ:

«— Вчера учинены были злодъйства, общій порядокъ быль нарушенъ. Стыдно народу русскому, забывъ въру отцовъ своихъ, подражать буйству французовъ и поляковъ, они васъ подучаютъ, ловите ихъ, представляйте подозрительныхъ начальству, но здъсь учинено злодъйство, здъсь прогитевали мы Бога, обратимся къ церкви, на колъни, и просите у Всемогущаго прощенія!

«Вся площадь стала на колѣни и съ умиленіемъ крестилась, и государь тоже; были слышны нѣкоторыя восклицанія: согрѣшили, окаянные! Продолжая потомъ рѣчь свою къ народу, государь объявилъ толиѣ, что, «клявшись передъ Богомъ охранять благоденствіе ввѣреннаго ему Промысломъ народа, онъ отвѣчаетъ передъ Богомъ и за безпорядки, а потому онъ ихъ не попуститъ», — повторяя еще: «самъ лягу, но не попущу, и горе ослушникамъ».

«Въ это время нѣсколько человѣкъ возвысили голосъ. Государь воскликнулъ къ народу:

«— До кого вы добираетесь, кого вы хотите, меня ли? Я никого не страшусь, воть я (показываеть на свою грудь)!

«Народъ въ восторгѣ и слезахъ кричалъ «ура». Послѣ сего государь поцѣловалъ одного старика изъ народа и воротился на Елагинъ и въ Петергофъ.

«24-го іюня (6-го іюля) слухи и ложныя извѣстія о безпокойствахъ въ Петербургѣ тревожили насъ цѣлый день, и государь нѣсколько разъ собирался туда ѣхать. 25-го іюня (7-го іюля)—день рожденія государя. Послѣ обѣда онъ опять поѣхалъ изъ Петергофа на пароходѣ къ Елагину острову, гдѣ, взявъ графа Чернышева съ собою, объѣзжалъ городъ, былъ въ Аничковскомъ дворцѣ и возвратился въ Петергофъ» 446.

Порядокъ былъ возстановленъ, но холера не уменьшалась: умирало до 600 человѣкъ въ день. Несмотря на значительное число вновь устроенныхъ больницъ, ихъ становилось мало; священники едва успѣвали отпѣвать трупы.

26-го іюня (8-го іюля) императоръ Николай писалъ фельдмаршалу Наскевичу:

«Здѣсь у насъ послѣдовали новыя весьма важныя затрудненія, которыя, однако, съ помощію всемогущаго, всемилосердаго Бога, мы превозможемъ. Холера уже тринадцатый день насъ посѣтила, и ею заболѣло болѣе 1.200 человѣкъ всѣхъ состояній, изъ коихъ до половины умерли. Народъ ей не вѣритъ, и буйство возросло до того, что два госпиталя разграбили и убили лѣкаря и другихъ. Мнѣ удалось унять

народъ своими словами безъ выстрѣла, но войска, стоя въ лагерѣ, безпрестанно въ движеніи, чтобъ укрощать и разсѣивать толпы. Вчера былъ я опять въ городѣ, меня съ покорностію слушаютъ и, слава Богу, начинаютъ приходить въ порядокъ. Но, признаюсь, все это меня крайне мучитъ, отъ тебя жду съ нетерпѣніемъ утѣшенія. Да поможетъ тебѣ Богъ» 447.

Въ слѣдующемъ затѣмъ письмѣ, отъ 4-го (16-го) іюля, государь сообщилъ графу Паскевичу еще слѣдующія свѣдѣнія о ходѣ болѣзни въ Петербургѣ:

«Здѣсь со вчерашняго дня, благодаря милосердому Богу, холера нѣсколько слабѣетъ. Но дѣйствія ея были ужасны и на всѣ состоянія. Мы лишились отличнаго почтеннаго графа Оппермана; потеря сія для меня наичувствительнѣйшая, я его никѣмъ не могу замѣнить. Умерли также генералъ-интендантъ флота, генералъ Головинъ, морской артиллеріи генералъ-майоръ Богдановъ, путей сообщенія генералъ-майоръ Шефлеръ и Аванасьевъ и много другихъ, графъ Ланжеронъ умираетъ, и наконецъ сею же болѣзнію умерла штатсъ-дама, княгиня Куракина. Въ городѣ все тихо, и народъ вѣритъ и унылъ. Въ войскѣ потеря сносна, но въ Кронштадтѣ ужасна! Потерялъ я также бѣднаго графа Потоцкаго, котораго любилъ и уважалъ, какъ друга, но сей не отъ холеры, а отъ камня въ печени».

15-го (27-го) іюля государь могь уже сообщить Паскевичу болѣе успокоительныя извѣстія: «Здѣсь все тихо и въ порядкѣ... болѣзнь, слава Богу, столь же скоро исчезаеть, какъ страшно скоро разлилась».

По свидѣтельству генералъ-адъютанта Бенкендорфа, въ Петербургѣ «на каждомъ шагу встрѣчались траурныя одежды и слышались рыданія. Духота въ воздухѣ стояла нестерпимая. Небо было накалено, какъ бы на далекомъ югѣ, и ни одно облачко не застилало его синевы, трава поблекла отъ страшной засухи, вездѣ горѣли лѣса и трескалась земля. Дворъ переѣхалъ изъ Петергофа въ Царское Село, куда переведены были и кадетскіе корпуса. За исключеніемъ Царскаго Села, холера распространилась и по всѣмъ окрестностямъ столицы. Народъ страдалъ отъ препонъ, которыя полагались торговлѣ и промышленности. Правительство должно было работать за всѣхъ, подавая руку помощи нуждавшимся, предупреждая безпорядки и заботясь о народномъ продовольствіи».

Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ въ 1831 году издано было «Наставленіе къ распознанію признаковъ холеры, предохраненію отъ оной и къ первоначальному ея лѣченію». Эта брошюра наполнена многими любопытными правилами и причинила немало бѣдъ руководствовавшимся заключавшимися въ ней наставленіями. Лицамъ, подающимъ помощь одержимому холерою, предписывалось: «имѣть съ собою скляночку съ растворомъ хлориновой извести, или съ крѣпкимъ уксусомъ, которымъ чаще

потирать себѣ руки, около носа, виски и проч., кромѣ сего, носить въ карманѣ сухую хлориновую известь въ полотняной сумочкѣ».

Между тъмъ всъхъ тъхъ, которые строго исполняли это правило, народъ на улицахъ останавливалъ и, если находилъ въ карманъ въ

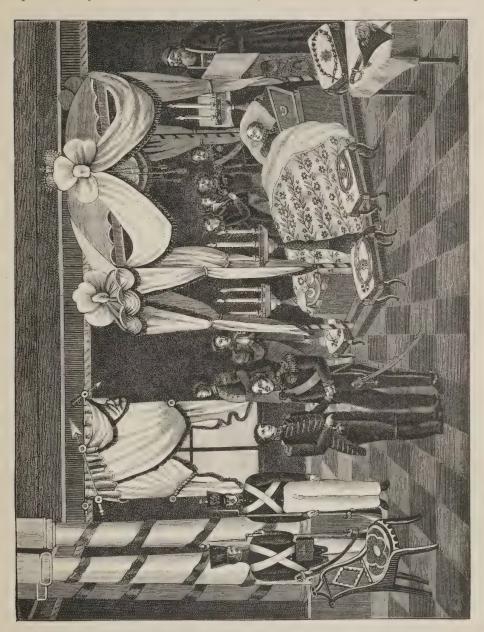

Поклоненіе тѣлу великаго князя Константина Парловича. (Факсимиле гравюры 1831 года).

скляночк уксусъ либо порошки хлористой извести, заставлялъ въ удостовъреніе, что это не ядъ, выпивать, а порошокъ насильно сыпалъ въ ротъ. Несчастныя жертвы заботливости о самосохраненіи были избиваемы, и многія поплатились даже жизнію. Всѣ эти печальныя явленія про-

исходили отъ усвоенной тогда властями ложной отправной точки, что холера обладаетъ свойствами чумы и переносится людьми и вещами; поэтому правительство придумывало цёлый рядъ охранительно-стѣсиительныхъ мѣръ, вызвавшихъ только народныя волненія и всеобщее неудовольствіе.

Въ «Наставленіи» попадаются и комическія страницы; такъ, напримірь, запрещалось жить въ жилищахъ тісныхъ и нечистыхъ; запрещалось предаваться гніву, страху, унынію и безпокойству духа и вообще сильному движенію страстей; запрещалось вскоріз посліз сна выходить на воздухъ. «А если требуетъ того необходимость, то должно одізваться тепліве и никакъ не выходить безъ обуви». Запрещалось выходить изъ дому, не омывши всего тісла или, по крайней мітрів, рукъ, висковъ и за ушами «растворомъ хлориновой соды или извести, а за недостаткомъ оныхъ чистымъ уксусомъ или простымъ виномъ, смітаннымъ съ деревяннымъ чистымъ масломъ».

Въ объявленіи «Положенія С.-Петербургскаго комитета, составленнаго подъ предсѣдательствомъ г. губернатора, для принятія мѣръ противъ распространенія холеры въ здѣшней столицѣ» отъ 20-го іюня 1831 года, между прочимъ, сказано было: «При полученіи извѣстій отъ частнаго пристава о каждомъ сомнительномъ больномъ, попечитель отправляется самъ для освидѣтельствованія больного, оказанія ему пособія и чтобъ собрать всѣ нужныя свѣдѣнія о томъ домѣ, гдѣ больной оказался, дабы всѣ мѣры къ огражденію самого дома были приняты» и проч.

Очевидецъ тревожныхъ холерныхъ дней 1831 года разсказываетъ слідующій случай, вызванный упомянутымъ объявленіемъ: «Разъ, проходя по Моховой улиць, я увидьль, что трехъэтажный домъ, находящійся наискось церкви Симеона, былъ запертъ и оціпленъ полиціей; у воротъ стояли два будочника, а третій ходилъ подъ окнами по тротуару. Жители, въ страхв и отчаянии, высунувшись изъ отворенныхъ оконъ всѣхъ этажей, что-то кричали, — я разобрать не могъ. Лица, проходящія мимо этого дома, біжали, затыкая платками носы или нюхая уксусъ. Я изъ любопытства остановился наблюдать, что будетъ; думалъ, что вотъ явится попечитель, или частный, или квартальный, и распорядится, чтобы больной быль удалень въ больницу, а здоровые были выпущены. Но напрасны были мои ожиданія: прошло вёрныхъ полчаса, никто не являлся, и никакого распоряженія не послідовало. Слышу въ воротахъ крикъ, шумъ, стукъ молотковъ; ворота шатаются, и видно, что на нихъ изнутри напираютъ. Къ счастію жителей, на дворѣ жилъ слесарь, который, собравь своихъ рабочихъ, сбилъ калитку съ цетель; калитка упала, и вся эта толпа съ радостью и крикомъ бросилась на улицу; жители вздохнули свободно; въ одну минуту у оконъ никого не было; вст ринулись вонъ изъ дома и разбъжались по встыть направленіямъ;



Князь Иванъ Осодоровичъ Пасисвичъ. Съ портрета акварелью художника Эртингера.





Графъ Петръ Кирилловичъ Эссенъ (Съ литографіи того времени).

полиція въ мигъ исчезла; что было далѣе, сказать не могу, потому что я, дивясь тому, что видѣль, продолжаль путь свой» 448.

Встрёчались и другія картины тогдашнихъ петербургскихъ нравовъ. Неумѣлая и невѣжественная полиція того времени нерѣдко забирала въ домахъ пьяныхъ людей и, принимая ихъ за холерныхъ, отправляла въ больницы. Здѣсь подобный мнимый больной, очнувшись, бѣжалъ домой по улицѣ въ больничномъ халатѣ и въ колпакѣ, распространяя въ народѣ ненависть къ докторамъ и къ больницамъ, а также молву, что туда хватаютъ народъ для отравы.

Множество народа покинуло въ холерное время столицу; эти бѣглецы разнесли по Россіи нелѣпые слухи объ отравѣ; въ новгородскихъ военныхъ поселеніяхъ подобные слухи нашли для себя благопріятную почву и послужили поводомъ къ страшному возмущенію. «Въ Старой Руссѣ,—писалъ императоръ Николай графу Паскевичу 15-го (27-го) іюля 1831 года,—и въ другихъ мѣстахъ повторились здѣшнія сцены и подъ тѣмъ же глупымъ предлогомъ. Въ Старую Руссу посланы войска, и дальнѣйшаго еще не знаю».

Генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ посвятилъ этому печальному событію въ своихъ запискахъ слѣдующія строки:

«Несмотря на всѣ перемѣны, внесенныя въ военныя поселенія императоромъ Николаемъ, семя общаго неудовольствія, взращенное между поселянами коренными основами первоначальнаго ихъ образованія и стъснительнымъ управленіемъ Аракчеева, еще продолжало въ нихъ корениться. Прежніе обыватели этихъ мѣстъ, оторванные отъ покоя и независимости сельскаго состоянія и подчиненные строгой дисциплинѣ и трудамъ военнымъ, покорялись и той и другимъ лишь противъ воли. Введенные въ ихъ составъ солдаты, скучая однообразіемъ безпрестанной работы и мелочными требованіями, были столь же недовольны своимъ положеніемъ, какъ и прежніе крестьяне. Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнуло общее пламя безпокойства. Холера и слухи объ отравъ послужили къ тому лишь предлогомъ. Военные поселяне, возбуждая другъ друга, дали волю давнишней своей ненависти къ начальству и бросились съ яростію на офицеровъ и врачей. Всѣ округи огласились общимъ воплемъ, требовавшимъ смерти офицеровъ и отравителей; всякій, кто не могь спастись отъ нихъ скорымъ бізгствомъ, быль безпощадно убиваемъ, и одно только поселеніе 1-го карабинернаго полка не приняло никакого участія въ этихъ зв'єрскихъ кровопролитіяхъ. Резервные баталіоны тіхъ полковь, которые такъ мужественно дрались въ Польшів, равнодушно смотрѣли на совершавшіяся въ ихъ глазахъ неистовства и, хотя не уклонялись прямо отъ повиновенія, но очень вяло исполняли приказанія своихъ начальниковъ. Уже люди злонам'тренные начинали являться для направленія этого гнуснаго возстанія, уже эмиссары старались возбудить окрестныхъ пом'вщичьихъ крестьянъ противъ ихъ владъльцевъ. Въ Старой Руссъ народъ бросился на помъщение полици, умертвиль городничаго, нанесь жестокіе побои прочимь полицейскимь чиновникамъ, разбилъ питейные дома и въ торжествъ бъгалъ по опустёлымъ улицамъ. Генералы собрали баталіоны, но не отваживались итти на бунтовщиковъ изъ опасенія, что приказанія ихъ останутся неисполненными. Все, что еще оставалось на сторонъ законной власти, было погружено въ уныніе и бездѣйствовало 449.

«Но среди произведенныхъ безчинствъ поселяне сами испугались всего ими совершеннаго и рѣшились послать депутацію къ государю. Нѣкоторые изъ числа ихъ повѣренныхъ были остановлены за станцію до Царскаго Села, другіе прошли прямо въ Петербургъ. Государь пожелалъ видѣть этихъ людей и приказалъ графу Орлову привести ихъ въ Ижору, куда взялъ и меня съ собою. Когда они предстали передъ его величество, то онъ велѣлъ всѣмъ стать на колѣни, строго изобразилъ имъ всю гнусность ихъ поступковъ и всю тягость заслуженнаго ими наказанія. — «Ступайте домой, — заключилъ онъ, — и скажите вашимъ, что я пришлю моего генералъ-адъютанта Орлова, чтобы произвести строжайшее разысканіе и принять надъ ними начальство. Смотрите же, слушаться его».

«Орловъ вслъдъ затъмъ поъхалъ въ поселенія. Его твердость, присутствіе духа и значеніе, которое давала ему присылка отъ высочайшаго имени, ободрили начальниковъ и утвердили повиновеніе въ колебавшихся солдатахъ.

«Но государь хотѣль самъ все лично видѣть и потушить въ его началѣ бунтъ, угрожавшій самыми опасными послѣдствіями. Онъ отправился въ поселенія совершенно одинъ, оставивъ императрицу въ послѣднемъ періодѣ ея беременности и въ смертельномъ безпокойствѣ по случаю этой отважной поѣздки. Постоянный рабъ своихъ царственныхъ обязанностей, государь исполнялъ то, что считалъ своимъ долгомъ; ничто, лично до него относившееся, не въ силахъ было остановить его.

«Онъ прівхаль прямо въ кругъ военныхъ поселеній и предсталь передъ собранными баталіонами, запятнавшими себя кровью своихъ офицеровъ. Лицъ ему не было видно; всв преступники лежали распростертыми на землѣ, ожидая безмолвно и трепетно монаршаго суда. Повторивъ сказанное ихъ депутатамъ, государь приказалъ вывести изъ рядовъ главныхъ виновныхъ и предать ихъ немедленно военному суду. Все было исполнено съ слѣпою покорностію. Одному баталіону, еще болѣе другихъ осквернившему себя злодѣяніями и также лежавшему лицомъ къ землѣ, государь тутъ же велѣлъ выйти изъ экзерциргауза и итти немедленно, въ полномъ его составѣ, въ Петербургъ, гдѣ людей размѣстить по крѣпостямъ, подвергнутъ суду и выключить изъ списковъ. Весь баталіонъ поднялся, повернулся направо и пошелъ въ величайшемъ порядкѣ къ мѣсту своего назначенія. Ни одинъ солдатъ не отважился даже попросить позволенія проститься съ семьею или взять что нибудь изъ своего имущества.

«Потомъ государь обратился къ начальникамъ, отдалъ имъ приказанія о составѣ военносудныхъ комиссій и о дальнѣйшихъ распоряженіяхъ для возстановленія порядка 450. Старорусскіе жители также хотѣли просить себѣ помилованія, но государь, наиболѣе противъ нихъ раздраженный, отозвался, что его нога не будеть въ ихъ преступномъ городѣ, и что ихъ разберетъ также военный судъ.

«Между тъмъ обнаружившіяся на дълъ пагубныя послъдствія существованія военныхъ поселеній почти у вороть столицы и глубоко укоренившагося въ поселеніяхъ неудовольствія къ своему положенію не могли не обратить на себя особеннаго вниманія. Явилась необходимость измёнить начала устройства поселеній и уничтожить этотъ духъ братства и совокупныхъ интересовъ, который изъ двѣнадцати гренадерскихъ полковъ составлялъ какъ бы отдёльную и притомъ вооруженную общину, разъединенную и отъ армін, и отъ народа. Но какъ послѣ случившагося надлежало избътать малъйшей уступки, то ко всъмъ перемънамъ было приступлено уже позже и притомъ болъе въ видъ наказанія. Одинъ 1-й карабинерный полкъ, въ награду за свое поведеніе, остался на прежнемъ своемъ положеніи; во всёхъ прочихъ велёно дётей поселянъ, причислявшихся прежде къ своимъ полкамъ, распредёлять безъ разбора по полкамъ армейскимъ; убыль въ гренадерскихъ полкахъ пополнить рекрутами изъ всёхъ губерній; отдёлить солдать отъ поселянь, оставляя первыхъ только на жительствъ у послъднихъ, какъ вообще въ деревняхъ, и обложить поселянъ денежными сборами. Впоследствии помещенія двухъ гренадерскихъ полковъ были заняты двумя гвардейскими кавалерійскими полками, квартировавшими прежде въ Варшавѣ, а пом'ящение третьяго отведено подъ кадетскій корпусъ.

«Изъ этой повздки, составлявшей столь блестящую страницу царствованія императора Николая, онъ успѣлъ возвратиться ко времени разрѣшенія августѣйшей своей супруги. Богъ обрадовалъ его, 27-го іюля (8-го августа) 1831 года, рожденіемъ сына, Николая 451. Послѣ всѣхъ испытанныхъ государемъ огорченій это радостное событіе было первымъ свѣтлымъ проблескомъ и какъ бы началомъ новой, лучшей эпохи въ его жизни. Въ прошедшемъ все было омрачено печалями и бѣдствіями, надъ будущимъ висѣла, казалось, такая же черная туча. Война въ Польшѣ, возстаніе въ западныхъ губерніяхъ, страшная смертность въ столицахъ, мятежъ на Сѣнной площади и въ военныхъ поселеніяхъ—все это мало обѣщало хорошаго. И вдругъ все измѣнилось: съ каждымъ курьеромъ стали приходить одна за другою лишь добрыя вѣсти».

Но до прибытія въ Петербургъ столь нетерпѣливо ожидаемыхъ добрыхъ вѣстей изъ дѣйствующей арміи императоръ Николай испыталъ еще много душевныхъ волненій. «Что за минута! лихорадка бьетъ, но съ покорностью жду, что Богъ дастъ»,—писалъ государь графу Паскевичу. Къ существовавшимъ тогда политическимъ тревогамъ присоединилось еще потрясающее впечатлѣніе, которое должно было произвести на государя погребеніе тѣла скончавшагося цесаревича Константина Павловича. 1-го (13-го) августа императоръ Николай писалъ графу Пас-



Сънная площадь въ Цетербургѣ въ началѣ прошлаго столѣтія. (Съ литографіи Гаузера).

кевичу: «Вчера привезли тѣло брата въ Гатчино, и, признаюсь, тяжелый былъ мнѣ день; свиданіе съ сестрой было ужасно, и я больной воротился».

Церемонія ввоза тѣла цесаревича черезъ Петербургъ въ крѣпость состоялась лишь 14-го (26-го) августа; шествіе двинулось отъ Московской заставы и продолжалось четыре часа во время проливного дождя. За колесницею ѣхалъ верхомъ императоръ Николай со свитою. 17-го (29-го) августа тѣло было предано землѣ въ Петропавловскомъ соборѣ.

Ближайшимъ последствіемъ кончины цесаревича Константина Павловича явился указъ отъ 29-го августа 1831 года, въ которомъ сказано:

«На основаніи закона, постановленнаго въ учрежденіи объ императорской фамиліи, повелѣваемъ: любезнѣйшаго сына нашего, наслѣдника всероссійскаго престола, его императорское высочество великаго князя Александра Николаевича, отнынѣ впредь именовать во всѣхъ случаяхъ государемъ наслѣдникомъ, цесаревичемъ и великимъ княземъ».

Княгиня Ловичъ поселилась въ Царскомъ Селъ. По разсказу генералъ-адъютанта Бенкендорфа, «болезненная, печальная, убитая судьбою, неумолчно оплакивавшая того, который возвель ее на степень невъстки царской и не переставалъ до конца своихъ дней питать къ ней самую нѣжную привязанность и дружбу, она не хотѣла никого видѣть и заключилась въ своей скорби. Только для меня сдёлано было исключеніе, такъ какъ въ последнее время я состояль въ постоянной переписке съ цесаревичемъ и притомъ жилъ въ одномъ изъ флигелей того дворца, который она занимала. Я нашель, что умъ и сердце ея сохранили всю прежнюю теплоту и живость; но постигшій ее ударъ и несчастіе горячо любимой ею отчизны сильно подъйствовали на ея нервы и разстроили воображеніе. Она съ жаромъ заступалась за образъ действія своего покойнаго супруга и старалась, если не оправдать, то, по крайней мфрф, ослабить безразсудство и неблагодарность своихъ соотечественниковъ. Вся ея бесъда свидътельствовала о сильномъ волненіи, въ конецъ разрушавшемъ остатокъ жизненныхъ силъ, уже истощенныхъ слабымъ сложеніемъ. Вскорѣ княгиня пала жертвой нервическаго недуга».

Между тымь, польскій мятежь все болые приближался кь окончательной кровавой развязкы. 4-го (16-го) іюля русская армія начала переправляться на лывый берегь Вислы у Осьска близь прусской границы, а затымь продолжала медленно и осторожно наступать къ Варшавы. Наконець, двухдневный штурмь 25-го и 26-го августа (6-го и 7-го септября) рышиль участь польской столицы; остатки мятежной арміи очистили городь и Прагу, отступивь къ Модлину. Гвардія, подъ личнымь предводительствомь великаго князя Михаила Павловича, вступила 27-го августа (8-го сентября) въ покоренную Варшаву, черезь Іерусалимскую заставу; къ вечеру графъ Паскевичь перейхаль въ Бельведерскій дворець.

«Варшава у ногъ вашего императорскаго величества», доносиль фельдмаршаль Паскевичь императору Николаю. Посланный съ этимъ радостнымъ извъстіемъ, флигель-адъютантъ ротмистръ князь Суворовъ, внукъ генералиссимуса, прибыль въ Царское Село 4-го (16-го) сентября. За два дня до того государь получиль отъ фельдмаршала диспозицію для предстоявшаго штурма Варшавы; легко представить себъ, въ какомъ безпокойствъ провель Николай Павловичъ эти двое сутокъ въ ожиданіи ръшительнаго извъстія. Все русское общество въ Петербургъ и въ Москвъ находилось съ нъкотораго времени въ подобномъ же тревожномъ ожиданіи грядущихъ событій. Наконецъ, гождельный курьеръ прибылъ. Окружавшая Царское Село цѣпь остановила Суворова. Государь самъ къ нему выѣхалъ и привезъ его, торжествуя, во дворецъ.

«Какъ всегда, первымъ движеніемъ великаго нашего монарха было возблагодарить Бога. Въ нѣсколько минутъ дворецъ наполнился людьми, и всѣ были внѣ себя отъ радости»,—пишетъ Бенкендорфъ.

По словамъ государя, «восторгъ Петербурга описать нельзя, только что съ ума не сходятъ, что будетъ въ Москвѣ».

Императоръ Николай осчастливилъ своего побѣдоноснаго фельдмаршала слѣдующими милостивыми строками:

«Слава и благодареніе всемогущему и всемилосердному Богу! Слава тебѣ, мой старый отецъ командиръ, слава геройской нашей арміи! Какъ мнѣ выразить тебѣ то чувство безпокойства, которое вселило во мнѣ письмо твое отъ 24-го числа, все, что происходило во мнѣ тѣ три безконечные дни, въ которые между страха и надежды ожидалъ роковой вѣсти, и наконецъ то счастье, то неизъяснимое чувство, съ коимъ обнялъ я твоего вѣстника.

«Ты съ помощью Бога всемилосерднаго поднялъ вновь блескъ и славу нашего оружія, ты наказалъ вѣроломныхъ измѣнниковъ, ты отомстилъ за Россію, ты покорилъ Варшаву — отнынѣ ты свѣтлѣйшій князь Варшавскій! Пусть потомство вспоминаетъ, что съ твоимъ именемъ неразлучна была честь и слава россійскаго воинства, а имя твое да сохранитъ каждому память дня, вновь прославившаго имя русское. Вотъ искренное изреченіе благодарнаго сердца твоего государя, твоего друга, твоего стараго подчиненнаго. Ахъ! зачѣмъ я не летѣлъ за тобой попрежнему въ рядахъ тѣхъ, кои мстили за честь Россіи; больно носить мундиръ и въ таковые дни быть приковану къ столу, подобно мнѣ, несчастному» 452.

Паденіе Варшавы не положило сразу конецъ кровопролитію въ Польшъ. Война продолжалась еще нъкоторое время, но не долго.

Ромарино съ 14.000 человѣкъ при 42 орудіяхъ перешелъ въ Галицію и 5-го (17-го) сентября сдался австрійцамъ; вмѣстѣ съ нимъ удалился изъ Польши князь Адамъ Чарторижскій, который, предуга-

дывая печальную судьбу, ожидавшую его въ Россіи, воспользовался случаемъ безпрепятственно выйти изъ сферы русскаго вліянія <sup>453</sup>.

Занятіе генераломъ Ридигеромъ вольнаго города Кракова побудило Ружицкаго также искать спасенія на австрійской территоріи. Главныя силы польской арміи, удалившілся къ Модлину, кончили тімь, что 23-го сентября (5-го октября) подъ начальствомъ новаго главнокомандующаго Рыбинскаго перешли въ Пруссію въ числѣ 21.000 человѣкъ при 95 орудіяхъ. При польскихъ войскахъ, удалившихся изъ Варшавы, находилось и новое мятежное правительство, съ Бонавентурой Немоевскимъ во главъ. Модлинъ съ 6.000-мъ гаринзономъ сдался 26-го сентября (8-го октября), а въ заключение Замостье съ 4.000-мъ гарнизономъ 9-го (21-го) октября 1831 года. Польскій мятежъ кончился; но для Россіи вождельный миръ сопровождался новымъ зломъ: въ Европъ появилась польская эмиграція. Десятки тысячь человѣкъ разсѣялись по всему міру, утративъ отечество; интересы ихъ и испытанныя невзгоды требовали выставлять себя и Польшу жертвами тиранства и гоненій; они понесли свою ненависть и вопль противъ Россіи въ Парижъ, Лондонъ, Бельгію и Америку. Образовавшейся тогда эмиграціи обязаны мы были съ 1831 года враждебнымъ настроеніемъ общественнаго мнінія въ Западной Европѣ къ русскому правительству, выражавшимся при каждомъ удобномъ случав и словомъ и двломъ.

Въ Петербургѣ побѣдоносное окончаніе польско-русской войны отпраздновали 6-го (18-го) октября торжественнымъ парадомъ и молебствіемъ на Марсовомъ полѣ.

«Помолившись сегодня утромъ Богу и воздавъ Ему за благодъянія Его,—писалъ государь князю Варшавскому,—обращаюсь вторично къ тебъ, мой любезный Иванъ Өедоровичь, какъ виновнику согодняшняго торжества, именемъ моимъ и отъ лица благодарнаго отечества: спасибо, отъ глубины души спасибо! Смотръ и вся церемонія были прекрасны; войска было 19.000 при 84 орудіяхъ, погода прекрасная и видъ чрезвычайный». Вмѣстѣ съ тѣмъ императоръ Николай обрадовалъ князя Варшавскаго новою милостью: сынъ фельдмаршала удостоился производства въ прапорщики. «Поздравляю тебя съ прапорщикомъ имени твоего полка, княземъ Өедоромъ Варшавскимъ; желаю, чтобъ онъ шелъ по стопамъ отца и былъ достойный ему во всемъ наслѣдникъ».

Глубоко растроганный неожиданною царскою милостію фельдмаршалъ отвѣчалъ государю:

«Еще одна милость изліяна вашимъ императорскимъ величествомъ на меня пожалованіемъ моего сына въ офицеры. Увеличенныя благодівнія ваши налагаютъ на меня обязанность приложить стараніе заслужить оныя, но вашимъ милостямъ ність конца, и силы мои къ службів вашей, государь, у ногъ вашихъ, чтобы заслужить оныя» 454.

## на побъды русскихъ

## въ Польшъ.

Возмниль Ляхъ буйный, въроломный Измѣной Россовъ устрашить: Скрывая въ сердцъ духъ къ нимъ злобный, Мечталь, ихъ кровью мечь острить. Но кто сражаль сыновь Беллоны? Кто Россовъ удержаль полеть! Что нъпъ ихъ мужеству препоны, Тому свидътель цълый свъть. И въ поль, и въ окопахъ, равныхъ Себь не встрытиль храбрый Россы! Съ времянъ непамяшныхъ и давныхъ, Среди побъдъ, гиганить возросъ. Когда сыны Героевъ — Славы, Къмъ, гдъ они побъждены? Основы Росскія Державы Мечами ихъ ушверждены.

И ежели ихъ силы рашны,
Могла судьба осшановишь,
Умѣли груди ихъ булашны
Гранишны сшѣны проломишь.
И Сену и Дунай смирили,
И Альпы и Кавказъ прешли;
Являлись гдѣ, — все покорили,
И въ храмъ безсмершія вошли.

Д. Рунигъ.



С. Петербургъ.13 Сентября 1831.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
18 Сентября 1831. Ценсоръ В. Селеновъ.

### на побъды

## КНЯЗЯ ВАРШАВСКАГО.

Оть Эривана до Варшавы
Побъдь твоихъ промчался слухъ,
И что потомки Росской славы.
Съ тобой, явили предковъ духъ!
Не лавры ихъ, сей слухъ докажетъ,
Побъды, храбрость, ихъ удълъ:
И штурмъ Варшавскій лишь покажеть,
Что мужеству ихъ — смерть предълъ.

Д. Рунигь.



# къ портрету КНЯЗЯ ВАРШАВСКАГО

#### ГРАФА

## ПАСКЕВИЧА - ЭРИВАНСКАГО.

Гитадо предательства, изманы,
Онъ въ основаньи разгромиль;
Чтожь въ духа Русскихъ нать преманы,
Варшавскимъ штурмомъ подтвердилъ!

Д. Рунигь.



С. Петербургъ6 Сентября 1851.



Посъщеніе императоромъ Николаемъ генералъ-адъютанта Сухозанета, потерявшаго ногу при штурмъ Варшавы въ 1831 году.

(Съ литографін Корна).

На это письмо императоръ Николай отвъчалъ безцънными для фельдмаршала строками, ярко освъщающими отношенія, окончательно установившіяся, послъ взятія Варшавы, между государемъ и его другомъ, отцомъ-командиромъ.

«Я радуюсь,—писаль государь,—ежели назначеніемь сына могь тебѣ принести удовольствіе; но знай, что и твои заслуги выше моихь наградь, ежели мнѣ по моимь чувствамь судить. Наружные знаки милостей для людей; но то сердечное чувство благодарности, которое въ моемъ сердцѣ, оно для твоей души, которая мою понимаетъ; стало, ежели ты вѣришь моей благодарности, моей искренней любви, дружбѣ и довѣренности, то я доволенъ» 455.

Въ день петербургскаго мирнаго торжества обнародованъ былъ манифестъ, въ которомъ объявлялось, что возженная измѣной война прекратилась; вмѣстѣ съ тѣмъ государь коснулся въ немъ и будущей своей политической программы по отношенію къ побѣжденной Польшѣ.

«Россіяне! съ помощію Небеснаго Промысла мы довершимъ начатое нашими храбрыми войсками,—читаемъ мы въ заключительныхъ словахъ манифеста.—Время и попеченія наши истребятъ сѣмена несогласій, столь долго волновавшихъ два соплеменные народа. Въ возвращенныхъ Россіи подданныхъ нашихъ царства Польскаго вы также будете видѣть лишь членовъ единаго съ вами великаго семейства. Не грозою мщенія, а примѣромъ вѣрности, великодушія, забвенія обидъ, вы будете способствовать успѣху предначертанныхъ нами мѣръ, тѣснѣйшему, твердому соединенію сего края съ прочими областями имперіи, и сей государственный неразрывный союзъ къ утѣшенію нашему, ко славѣ Россіи, да будеть всегда охраняемъ и поддерживаемъ чувствомъ любви къ одному монарху, однихъ нераздѣльныхъ потребностей и пользъ и общаго никакимъ раздоромъ не возмущаемаго счастія» 456.

На молебствіе 6-го октября были также приглашены представители дипломатическаго корпуса. Французскій полномочный министрь, баронь Бургоэнь, въ бесёдё съ однимь изъ самыхъ приближенныхъ къ императору Никодаю людей сказалъ: «Что скажетъ Франція, если въ моемъ лицѣ ен цвѣта появятся на предстоящемъ торжествѣ? Я не въ правѣ поступать такъ, и сердце мое возмущается при этой мысли». Послѣ приведенныхъ здѣсь словъ французскаго дипломата неудивительно, что онъ не присутствовалъ на молебствіи, чѣмъ очень опечалилъ государя, осыпавшаго его нѣкогда знаками своего вниманія.

Въ Варшавѣ молебствіе и парадъ по случаю окончанія польской войны происходили 4-го (16-го) октября. Торжество имѣло мѣсто на равнинѣ между Іерусалимскою и Вольскою заставами; парадомъ командовалъ великій князь Михаилъ Павловичъ. По окончаніи молебствія его

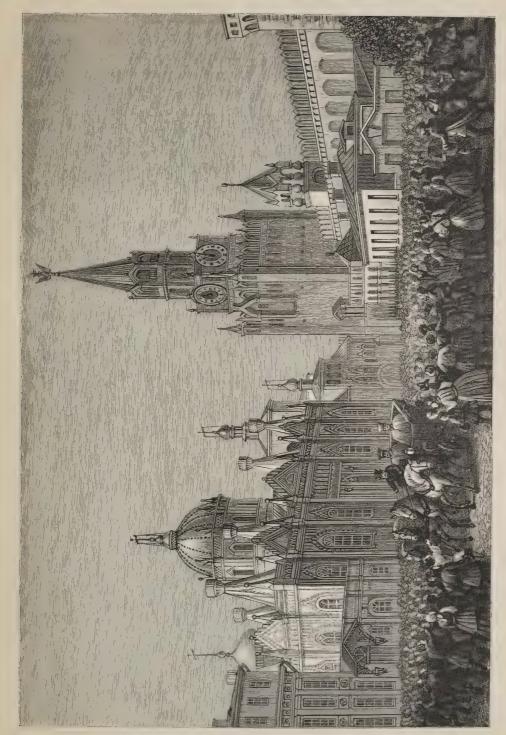

Въѣздъ императора Николая въ Москву во время холеры 1831 года. (Съ гравюры того времени).

высочество неожиданно, приказавъ войскамъ взять на караулъ, отдалъ честь князю Варшавскому и, подъёхавъ къ фельдмаршалу, опустилъ шпагу предъ представителемъ русской военной славы. Шумное и долго неумолкавшее «ура» раздалось въ рядахъ войска. «Въ минуту этого піитическаго состоянія каждаго изъ находившихся на парадё всё были поражены новымъ зрёлищемъ,—пишетъ очевидецъ этого торжества,—фельдмаршалу угодно было приказать войскамъ взять на караулъ, чтобъ отблагодарить его высочество, и только что его свётлость, подътакавъ къ его высочеству, снялъ шляпу, безъ всякаго предварительнаго приказанія вновь разлилось по войску «ура» — безпрерывное, безконечное; восторгъ былъ всеобщій» 457.

За границею изв'єстіе о взятіи Варшавы, какъ и сл'єдовало ожидать, не было принято сочувственно. «Въ Париж'є б'єсились н'єсколько дней сряду,— писалъ императоръ Николай,—и насъ ругали до крайности; но все это очень хорошо, ибо доказываетъ ясно, что они заодно стояли, и что сей ударъ, раг contre-coup, имъ отдался сильно. Въ Англіи напротивъ приняли сіе, какъ должно и благородно» 458.

Государь остался также недоволенъ австрійскимъ правительствомъ, когда, между прочимъ, явились затрудненія при выдачѣ нижнихъ чиновъ корпуса Ромарино. Объ этомъ свидѣтельствуютъ слѣдующія строки письма императора Николая къ князю Варшавскому: «Затѣи австрійцевъ подлы и двуличность гнусна, но не время съ ними ссориться, а ты весьма умно и хорошо поступилъ, велѣвъ объявить нижнимъ чинамъ, что могутъ возвратиться; оно не только не противно, но даже совершенно согласно съ моими намѣреніями, тебѣ извѣстными. Поведеніе нашихъ сосѣдей тѣмъ неблагоразумнѣе, что не даетъ имъ права въ тяжелое для нихъ время просить нашей помощи; и я вѣрно не пролью капли драгоцѣнной русской крови за ихъ дѣло, ежели они произвольно нарушать станутъ трактаты, а для насъ однихъ считать ихъ будутъ святыми. Предвижу имъ всѣмъ плохой конецъ съ подобной политикой. Тѣмъ нужнѣе намъ скорѣе кончить и упрочить наше дѣло» 459.

Основной взглядъ императора Николая на польскія дѣла, выработавшійся послѣ братоубійственной войны 1831 года и опредѣлившій собою послѣдующую судьбу Польши, выразился въ слѣдующихъ словахъ, сказанныхъ государемъ въ разговорѣ съ барономъ Бургоэномъ:

«Да, я знаю, Европа несправедлива въ отношеніи меня. Обоихъ насъ, моего брата Александра и меня, подвергаютъ отвѣтственности за то, чего мы оба не дѣлали. Не намъ принадлежитъ мысль о раздѣлѣ Польши: это событіе уже стоило Европѣ многихъ хлопотъ, пролило много крови и можетъ пролить еще; но не насъ слѣдуетъ упрекать въ томъ. Мы должны были принять дѣла такими, какими ихъ передали намъ. Я имѣю обязанности, какъ императоръ россійскій. Я долженъ



Императоръ Николай въ саняхъ на набережной Невы. (Съ расунка Тимма, сдѣланнаго съ картины Сверчкова).

остерегаться повторенія тіхь ошибокь, которыя породили нынішнюю кровопролитную войну. Между поляками и мною можетъ существовать лишь полнъйшая недовърчивость (méfiance absolue). Привожу доказательства: покойный брать мой осыпаль благод вніями королевство Польское, а я свято уважалъ все, имъ сдъланное. Что была Польша, когда Наполеонъ и французы пришли туда въ 1807 году? Песчаная и грязная пустыня. Мы провели здёсь превосходные пути сообщенія, вырыли каналы въ главныхъ направленіяхъ. Промышленности не существовало въ этой странъ; мы основали суконныя фабрики, развили разработку жельзной руды, учредили заводы для ископаемыхъ произведеній, которыми изобилуетъ страна, дали обширное развитіе этой важной отрасли народнаго богатства. Я расширилъ и украсилъ столицу; существенное преимущество, данное мною польской промышленности для сбыта ея новыхъ продуктовъ, возбудило даже зависть въ моихъ другихъ подданныхъ. Я открылъ подданнымъ королевства рынки имперіи; они могли отправлять свои произведенія далеко, до крайнихъ азіатскихъ преділовъ Россіи. Русская торговля высказалась даже по этому поводу, что всв новыя льготы дарованы были моимъ младшимъ сыновьямъ въ ущербъ старшихъ сыновей. Вы отвётите, что это только матеріальныя благодівнія, и что въ сердцахъ таятся другія чувства, кромі стремленій къ выгодамъ. Очень хорошо! Посмотримъ, не сдѣлали ли мы, мой братъ и я, всего возможнаго, чтобы польстить душевнымъ чувствамъ, воспоминаніямь объ отечествь, о національности и даже либеральному чувству. Императоръ Александръ возстановилъ название королевства Польскаго, на что не рѣшался даже Наполеонъ. Братъ мой оставилъ за поляками народное обучение на ихъ національномъ языкѣ, ихъ кокарду, ихъ прежніе королевскіе ордена, Бълаго Орла, святого Станислава и даже тотъ военный орденъ, который они носили въ память войнъ, веденныхъ съ вами и противъ насъ. Они имѣли армію, совершенно отдёльную отъ нашей, одётую въ національные цвёта. Мы надълили ихъ оружейными заводами и пушечными литейнями. Мы дали имъ не только то, что удовлетворяетъ всѣ интересы, но и что льститъ страстямъ законной гордости: они нисколько не оцѣнили всѣхъ этихъ благод'вяній. Оставить имъ все, что было даровано, значило бы не признать опыта. Мои-то дары они и обратили противъ своего благодътеля. Прекрасная армія, такъ хорошо обученная братомъ монмъ Константиномъ, снабженная вдоволь всёми необходимыми предметами, вся эта армія возстала; литейни, оружейные заводы, арсеналы, мною же столь щедро наполненные, послужили ей для того, чтобы воевать со мною. Я въ правѣ принять предосторожности, чтобы предупредить повтореніе случившагося. Углубимся, какъ говорять, въ самую суть вопроса. Что такое поляки? Народъ, разбросанный по обширной терри-

торіи, которая принадлежить тремъ различнымъ державамъ. Развѣ я въ правѣ вернуться къ раздѣлу, такъ давно исполненному тремя различными державами? Всё сторонники поляковъ разглагольствують объ этомъ надосугѣ. Они забываютъ, что я россійскій императоръ, что я долженъ принимать во внимание не только выгоды, но и страсти моихъ русскихъ подданныхъ и сочувствовать ихъ страстямъ въ томъ, что онъ имѣютъ въ себѣ справедливаго. Гдѣ же я возьму составныя начала Польши, возстановляемой въ воображений? Имбють ли въ виду раздѣлъ 1792 года, или мечтаютъ о возстановленіи всей Польши, какъ она существовала до перваго раздѣла? Но вѣдь ни Австрія, ни Пруссія, ни мои русскіе подданные не позволили бы миж этого. Вы видите, что ижть возможности вернуться къ прошедшему. Могу утверждать съ полною искренностью, мы осыпали поляковъ всякаго рода благод вніями; могу сказать ихъ самымъ восторженнымъ сторонникамъ: найдите мнф, въ какое угодно время, подъ русскимъ ли владычествомъ, въ эпоху ли герцогства Варшавскаго, въ пору ли буйнаго избирательнаго королевскаго правленія, Польшу, болже богатую, лучше устроенную, съ болже превосходною арміей, съ болье цвьтущими финансами, съ болье развитою промышленностію передъ Польшею въ царствованіе императора Александра и мое. Поляки не оцфиили всфхъ этихъ преимуществъ; довъріе навсегда разрушено между ими и мною. (La confiance est à jamais détruite entre eux et moi)».

Всѣ доводы императора Николая не поколебали, однако, убѣжденій барона Бургоэна, который продолжаль настаивать на необходимости возстановить въ Польшѣ, хотя отчасти, тоть порядокъ вещей, который существоваль до мятежа, находя, что поляковъ скорѣе можно образумить милосердіемъ, нежели строгостію. Государь возразиль, въ свою очередь, дипломату, что никогда не позволить себѣ этого (је m'en garderai bien). Впрочемъ, въ семъ роковомъ вопросѣ баронъ Бургоэнъ былъ не одинокимъ проповѣдникомъ политики милосердія и всепрощенія. Парротъ, опальный другъ императора Александра, также заступился за поляковъ и писалъ въ 1831 году его преемнику:

«Прежде чѣмъ написать вамъ эти строки, я палъ ницъ передъ Божествомъ. Я просилъ его очистить мое сердце отъ всякой слабости, а мой умъ—отъ всякаго предубѣжденія. Я умолялъ Его осѣнить меня, чтобы подать вамъ совѣтъ. Почтите, государь, эту мольбу безкорыстнаго старца, который имѣетъ въ виду лишь васъ, ваши истинные интересы, вашу славу. Я вопрошалъ свое сердце, соразмѣрялъ настоящее и будущее, и вся моя душа взываетъ къ вамъ: милосердіе! милосердіе! Конфисковать имѣнія мятежниковъ—это значитъ обогащаться гнуснымъ способомъ. Желать отомстить русскую пролившуюся кровь—заблужденіе. Казня живыхъ, нельзя воскресить мертвыхъ. Месть—проявленіе страстей. Про-

щать—это сѣять братство среди людей, предотвратить месть въ какой либо критическій моменть. А кто поручится вамь, государь, что критическій моменть не наступить для вась? или для вашего дорогого сына? Развѣ у васъ, государь, нѣть какого либо грѣха, который нужно было бы искупить? И воть милосердіе въ отношеніи Польши искупить ихъ всѣ» 450.

Наконецъ, независимо отъ краснорѣчивыхъ изліяній неисправимаго александровскаго идеалиста, даже среди русскаго общества, несмотря на патріотическія увлеченія минуты, раздавались голоса въ пользу примирительной политики. Князь П. А. Вяземскій въ одномъ изъ своихъ писемъ пишетъ: «Что дѣлается въ Петербургѣ послѣ взятія Варшавы? Именемъ Бога (если Онъ есть) и человѣчности (если она есть) умоляю васъ, распространяйте чувства прощенія, великодушія и состраданія. Миръ жертвамъ! Право сильнаго восторжествовало. Такимъ образомъ, Провидѣніе удовлетворено. Да будетъ Оно прославлено, равно какъ и тѣ, кому сіе надлежитъ; но не будемъ подражать дикарямъ, съ пѣснями пляшущимъ вокругъ костровъ, на которые положены ихъ плѣнники. Будемъ снова европейцами» 461.

Тѣмъ не менѣе идеи строгости и возмездія одержали верхъ. Императоръ остался вѣренъ мысли, высказанной имъ еще до усмиренія польскаго мятежа, что «если вопросъ рѣшится оружіемъ, тогда между нами будетъ лишь полнѣйшее недовѣріе (la méfiance la plus absolue)».

## V.

Государь, раздёлившій съ Москвою въ 1830 году холерное бёдствіе, пожелаль теперь побывать снова въ своей древней столицё, когда послё усмпренія польскаго мятежа воцарились опять въ землё Русской миръ п спокойствіе. 11-го (23-го) октября императоръ Николай прибыль въ Москву; черезъ три дня пріёхала туда императрица Александра Өеодоровна, а 28-го октября (9-го ноября) — наслёдникъ цесаревичъ.

«Ты удивишься, любезный Иванъ Өедоровичъ, когда узнаешь мой внезапный отъёздъ съ женой сюда; но я считалъ его полезнымъ для того, чтобъ удостовёриться самому о духё Москвы и дать оному нужное мнё направленіе», писалъ императоръ Николай князю Варшавскому 15-го (27-го) октября 1831 года. По пріёздё же въ Москву государь писалъ: «Сказать восторгъ жителей Москвы невозможно, надо самому это видёть; день былъ прелестный, и народу было столько, что сверху страшно было смотрёть. Замёчательно, что ключи Модлина ко мнё доставлены наканунё молебствія; ключи Замостья здёсь — наканунё

## **БИЛЕТЪ**

Оптъ Начальника Вышневолоцкаго Карантина.

Объявищель сего Seйствитемвнико Спитежим Со\_
Вътимся Буткови дворовом вемблюс Метро Нарова
въ Вышневолоцкомъ Карантинъ выдержалъ опредъленной
14-ти дневный терминъ и выпущенъ изъ Карантина 292
числа Гембира мъсяца 18312 года въ благополучномъ
состояніи.

Генераль-Маіорь Wadokoble 2



## императоръ николай первый

же молебствія. Великъ Богъ русскій, десница Его видна вездѣ и во всемъ, Онъ любитъ Россію» 462.

Генералъ - адъютантъ Бенкендорфъ пишетъ по поводу пребыванія государя въ Москвѣ, что площадь передъ дворцомъ съ утра до ночи кипѣла народомъ, надѣявшимся увидѣть кого нибудь изъ членовъ импера-



Императрица Александра Өөөдөрөвна. (Съ литографіи Гольдбаха, сдъланной съ портрега Разумихина).

торской фамиліи въ окошко. «При ихъ вывздахъ толпа бѣжала имъ навстрѣчу и сопровождала радостными криками ихъ экипажи. Государь, посѣщая съ обычною своею дѣятельностью общественныя заведенія, работалъ между тѣмъ неусыпно надъ преобразованіемъ управленія царства Польскаго и надъ сліяніемъ западныхъ нашихъ губерній, въ от-

ношеніи къ ихъ законамъ и обычаямъ, съ великороссійскими. Дано было новое направленіе Виленскому университету и другимъ мѣстнымъ училищамъ введеніемъ въ нихъ преподаванія русскаго языка, какъ основы всего ученія. Бездомное и вѣчно безпокойное сословіе шляхты было отдѣлено въ правахъ и привилегіяхъ своихъ отъ истиннаго дворянства и обращено въ нѣчто среднее между помѣщикомъ и землевладѣльцемъ. Наконецъ, присутственныя мѣста и должностныя лица, вмѣсто прежнихъ польскихъ своихъ названій, получили тѣ же, какъ и въ Россіи. Въ это пребываніе двора въ Москвѣ привезли туда всѣ знамена и штандарты бывшей польской арміи, и государь приказалъ поставить ихъ въ Оружейную палату, въ числѣ трофеевъ, скопленныхъ тутъ вѣками 463. Тамъ же, на полу, у подножья императора Александра, была положена и хартія, нѣкогда имъ пожалованная царству Польскому» 464.

По этому поводу императоръ Николай писалъ князю Варшавскому изъ Москвы: «Спасибо за charte constitutionnelle и за знамена; все здѣсь храниться будетъ въ Оружейной палатѣ, какъ памятникъ великодушія нашего Александра І-го и польской благодарности, равно какъ твоей славы и храбраго нашего войска» 463.

Затёмъ въ позднёйшемъ письмё къ фельдмаршалу государь посвятилъ тому же предмету еще нёсколько строкъ: «Я получилъ ковчегъ съ покойницей конституціей, за которую благодарю весьма; она изволитъ покоиться здёсь въ Оружейной палатё» 466.

Относительно генераловъ бывшей польской арміи императоръ Николай распорядился не очень милостиво.

Сначала казалось, что правительство откажется отъ респрессивныхъ мъръ относительно генераловъ мятежной арміи. Дъйствительно, 10-го (22-го) сентября, графъ Чернышевъ писалъ князю Варшавскому, что государь повелѣваеть, чтобы всѣ польскіе генералы, пользовавшіеся этимъ званіемъ въ арміи до революціи, отправлены были въ Москву и тамъ ожидали бы полученія дальнёйшихъ приказаній его величества. Чернышевъ прибавилъ, что государь не желаетъ, чтобы господа эти, направляясь въ Москву, были арестованы, но только сопровождаемы (elle désire que ces messieurs se dirigent sur Moscou sans être arrêtés, mais accompagnés); напротивъ того, писалъ Чернышевъ, государь желаетъ, чтобы генералы эти знали, что, требуя ихъ въ Москву, онъ не намфревается принять противъ нихъ карательныя мфры; они должны остаться въ Москвъ, пока Польша не будеть вновь организована, и тогда, какъ полагалъ Чернышевъ, государь намфревается ихъ видъть и дозволить имъ возвратиться (il ne faut pas qu'ils croient que l'empereur a l'intention de sévir contre eux, ou qu'il leur arrive autre chose que de séjourner à Moscou jusqu'à ce que la Pologne se réorganise).

Но вскорѣ снисходительное настроеніе государя измѣнилось, и уже 1-го (13-го) октября государь писалъ князю Варшавскому изъ Царскаго Села: «Польскихъ генераловъ ни въ какомъ случаѣ я не полагалъ оставить въ Москвѣ, но разошлю врозь по губернскимъ городамъ и подалѣе». Затѣмъ, по пріѣздѣ въ Москву, государь писалъ въ разное время: «Польскіе генералы валятъ сюда ежедневно и спроваживаются не медля въ Ярославль и Вологду». «Подвозъ поляковъ съ недѣлю какъ пріостановился было, какъ вдругъ сегодня привезены трое, въ томъ числѣ и его милость Крюковецкій. Какъ имъ будетъ весело любоваться другъ на друга! Я ихъ прибралъ по мастямъ, такъ что всѣ наслѣдники главнокомандованія обрѣтаться будутъ въ Ярославлѣ, а прочая вся сволочь въ Вологдѣ» 467.

Разрѣшеніе возвратиться въ Польшу дано было весьма немногимъ избраннымъ лицамъ, сумѣвшимъ внушить къ себѣ довѣріе правительства.

Императоръ Николай воспользовался своимъ пребываніемъ въ Москвѣ, чтобы съёздить въ Ярославль. Въ этой поёздкё сопровождалъ государя генералъ-адъютантъ Венкендорфъ, который въ своихъ запискахъ сообщаетъ: «На пути въ Ярославль мы ночью посътили Троицко-Сергіевскую лавру. Архимандрить съ братіею встрётили насъ у святыхъ вороть съ зажженными свъчами. Несмотря на 12 градусовъ мороза, государь пошель съ непокрытою головою черезъ дворъ и коридоры въ ту древнюю и великоленно украшенную церковь, где некогда, въ польскую осаду, иноки, ослабленные трудами защиты, голодомъ и ранами, собрались въ ожиданіи конечнаго штурма и неминуемой смерти для причащенія въ последній разъ св. тайнъ, а вместо того последовало неожиданное отступленіе непріятеля. Воспоминанія этой сцены, древность зданія, посвященнаго молитвъ, окружавшій насъ мракъ, разстиваемый лишь св'ятомъ св'ячей, едва достаточнымъ, чтобы вид'ять золото и драгоц'янные камни на иконахъ, — все это вмъстъ произвело во мнъ глубокое и благоговъйное умиленіе. Монахи проводили государя обратно до его саней, и, повхавъ далве, мы около объда прибыли въ Ростовъ, гдв все народонаселеніе высыпало передъ соборомъ. Помолившись въ немъ, государь остановился въ отведенномъ для него дом' одного изъ значительн в шихъ мъстныхъ купцовъ, отъ котораго послъ разспросовъ о торговлъ этого города приняль и объдъ, поданный съ привычнымъ русскимъ хльбосольствомъ. Вечеромъ мы прівхали въ Ярославль, коего улицы были усвяны народомъ и дома ярко освещены. Общій восторгь выразился здёсь еще явственнёе, чёмъ въ Москве. Государь уже давно находился въ своихъ комнатахъ, а крики все не умолкали, возобновляясь иногда съ большею еще силою. Пришлось наконецъ выслать сказать, что государь усталь отъ дороги и хочеть спать; только тогда толпа

разошлась, но съ ранняго утра она снова уже стояла подъ его окнами. Государь постиль соборь и общественныя заведенія, въ томъ числі и Демидовскій лицей, этотъ благородный памятникъ щедрости русскаго вельможи. Украшеніе города, нивеллировка волжской набережной, фабрики шелковыхъ и льняныхъ издълій и прекрасный Спасскій монастырь обратили на себя его особенное вниманіе. Дворянство дало для него баль въ своемъ общественномъ домъ, въ которомъ помъщается приказъ общественнаго призрѣнія и училище для неимущихъ дѣтей обоего пола. Осмотрѣвъ все и отдавъ соотвѣтственныя нуждамъ и потребностямъ приказанія, государь возвратился въ Москву, гдф пробыль до 25-го ноября (7-го декабря). Большіе концерты въ дворянскомъ собраніи и вечера у императрицы и у военнаго генералъ-губернатора дали высшей публикъ возможность насладиться высочайшимъ лицезръніемъ, и ихъ величества восхитили всъхъ своимъ благодущіемъ и свойственною имъ привътливостью, передъ которой исчезали принужденность этикета и различіе сана».

Пребываніе государя въ Москвѣ ознаменовалось встрѣчею съ Алексѣемъ Петровичемъ Ермоловымъ. Она не прошла безслѣдно.

Императоръ Николай, какъ уже выше упомянуто, питалъ глубокое, можно сказать, непреодолимое недовъріе и нерасположеніе къ бывшему проконсулу Грузіи; эти чувства продолжали существовать и въ 1831 году, котя со времени невольной отставки Ермолова прошло уже болье четырехъ льтъ. Настроеніе государя вполнт отразилось въ перепискт его съ княземъ Варшавскимъ. 15-го (27-го) октября императоръ Николай писалъ отцу-командиру: «Здысь нашелъ я Ермолова, онъ былъ у меня, ужасно постарылъ, растолстыль и обрюзгъ, и, какъ кажется, присмирылъ. Полагаютъ, что ему хочется проситься вновь на службу, хотя онъ мнт просіе ничего не говорилъ; но казалось и мнт, что симъ кончится; ежели такъ, я не откажу, но не мнт его приглашать. Је connais mon homme». Нъсколькими днями позже, 24-го октября (5-го ноября), государь продолжалъ: «Мое ожиданіе сбылось, сегодня Ермоловъ просилъ меня письмомъ принять паки въ службу! Вотъ до чего дожили, посмотримъ, что изъ сего будетъ; повидимому, присмирылъ; не проведетъ дружокъ!» чел

Къ этимъ неблагопріятнымъ отзывамъ императоръ Николай прибавиль 3-го (15-го) ноября слѣдующія строки: «Ермоловъ покуда скроменъ и тихъ, посмотримъ, что дальше будетъ, я за нимъ съ любопытствомъ слѣдую, и покуда еще не понимаю».

Внѣшнимъ образомъ государь и императрица Александра Өеодоровна обошлись съ Ермоловымъ въ Москвѣ чрезвычайно милостиво; при различныхъ встрѣчахъ съ ветераномъ 1812 года Николай Павловичъ удостоивалъ его продолжительными разговорами 469. Всѣ глаза устремились на Ермолова. Всѣ чаяли его скорое возвышеніе, и, какъ пишетъ

Погодинъ: «придворные паразиты посыпались къ нему съ визитами». Тѣмъ не менѣе ничего особеннаго или чрезвычайнаго не случилось, п назначеніе Ермолова на должность, соотвѣтствующую его способностямъ и опытности, все-таки не послѣдовало. Императоръ Николай принялъ только Ермолова вновь на службу и назначилъ членомъ государственнаго совѣта, вслѣдствіе чего Алексѣй Петровичъ долженъ былъ переселиться въ Петербургъ 470.

Денисъ Давыдовъ сообщаетъ въ своихъ запискахъ слѣдующія подробности относительно обстоятельствъ, обусловившихъ вторичное вступленіе на службу Ермолова. «Государь, ожидавшій, что Ермоловъ, облас-



Бунтъ въ Новгородскихъ военныхъ поселеніяхъ въ 1831 году. (Съ картины того времени).

канный имъ, вступитъ снова въ службу, былъ крайне недоволенъ тѣмъ, что онъ даже не намекнулъ ему о подобномъ желаніи. Бенкендорфъ, посѣтивъ Ермолова, сказалъ ему по порученію государя слѣдующее: «его величеству весьма непріятно то, что вы, будучи столь милостиво приняты имъ, не изъявили до сего времени желанія поступить на службу», на что Ермоловъ отвѣчалъ: «государь властенъ приказать мнѣ это, но никакая сила не заставитъ меня служить вмѣстѣ съ Паскевичемъ». Это было передано, куда слѣдуетъ. Графъ А. Ө. Орловъ, посѣтивъ Ермолова въ то время, какъ онъ собирался въ подмосковную, объявилъ ему о волѣ государя, дабы онъ вступилъ вновь въ ряды войска. Онъ сказалъ ему, что государь даетъ ему слово, что его никогда не сведетъ съ фельд-

маршаломъ. Вынужденный написать въ этомъ смыслѣ письмо къ государю, Ермоловъ вскорѣ узналъ изъ приказа о принятіи своемъ въ службу» <sup>471</sup>.

Можетъ быть, нѣчто подобное дѣйствительно случилось и можетъ быть до нѣкоторой степени согласовано съ содержаніемъ писемъ императора Николая о Ермоловѣ къ князю Варшавскому.

Намъ остается еще упомянуть объ одномъ распоряженіи, сдѣланномъ императоромъ Николаемъ въ Москвѣ въ 1831 году; оно касалось государственной уставной грамоты императора Александра I-го.

Когда вспыхнула революція въ Варшавѣ, поляки захватили множество секретныхъ бумагъ, принадлежавшихъ цесаревичу Константину Павловичу и Н. Н. Новосильцову. Въ числѣ послѣднихъ находилась также государственная уставная грамота, разработкою которой нѣкогда занимался Новосильцовъ. Польское революціонное правительство воспользовалось сдѣланной находкой для своихъ цѣлей и напечатало грамоту 18-го (30-го) іюля 1831 года въ Варшавѣ на русскомъ и французскомъ языкахъ съ прибавкою предисловія, написаннаго министромъ иностранныхъ дѣлъ Андреемъ Городискимъ (André Horodyski) 472. Когда русскія войска вступили въ Варшаву, государственная уставная грамота продавалась въ книжныхъ магазинахъ города; узнавъ объ этомъ, императоръ Николай написалъ князю Варшавскому, 14-го (26-го) сентября 1831 года, слѣдующія замѣчательныя строки:

«Чертковъ привезъ мнѣ экземпляръ проекта конституціи для Россіи, найденнаго у Новосильцова въ бумагахъ; напечатаніе сей бумаги крайне непріятно; на 100 человѣкъ нашихъ молодыхъ офицеровъ 90 прочтутъ, не поймутъ или презрятъ, но 10 оставятъ въ памяти, обсудятъ — и главное не забудутъ. Это пуще всего меня безпокоитъ. Для того столь желательно мнѣ, какъ менѣе возможно, продержатъ гвардію въ Варшавѣ. Вели графу Витту стараться достать елико можно болѣе экземпляровъ сей книжки и уничтожить, а рукопись отыскать и прислать ко мнѣ, равно какъ и оригинальный актъ конституціи польской, который искать должно въ архивѣ сената.... Начальникамъ велѣть обращать самое бдительное вниманіе на сужденія офицеровъ и стараться и словами и собственнымъ примѣромъ доказывать, коликаго презрѣнія заслуживаютъ тѣ, кои подобнымъ оружіемъ намъ вредить хотятъ».

Князь Варшавскій отв'ячаль государю, 26-го октября (7-го ноября) 1831 года:

«Генералъ графъ Виттъ, которому я во исполненіе высочайшей воли вашего императорскаго величества поручилъ сдѣлать разысканіе о такъ называемой русской конституціи, донося мнѣ, что изъ числа 2.000 экземпляровъ, въ Варшавѣ напечатанныхъ, взято революціоннымъ правительствомъ для раздачи всѣмъ министрамъ, членамъ революціоннаго пра-

вленія и депутатамъ сейма 150, отправлено помянутымъ правленіемъ къ главнокомандующему армією мятежниковъ для употребленія по его усмотрѣнію 150, распродано частнымъ лицамъ: до занятія нашими войсками Варшавы 102 и въ первые дни по занятіи сего города распродано 18,— доставилъ ко мнѣ рукопись сей книги на французскомъ и русскомъ языкахъ и 1.578 печатныхъ экземпляровъ, нами выкупленныхъ, кромѣ экземпляра, представленнаго вашему императорскому величеству, и экземпляра, врученнаго его императорскому высочеству государю великому князю Михаилу Павловичу. Поднося при семъ вашему императорскому величеству упомянутую рукопись, всеподданнѣйше доношу, что означенные 1.578 экземпляровъ отправлены мною въ двухъ запечатанныхъ печатью генерала графа Витта ящикахъ для представленія вашему императорскому величеству къ генералъ-адъютанту графу. Чернышеву.

«Что же касается до экземиляровъ, взятыхъ революціоннымъ правительствомъ и распроданныхъ частнымъ лицамъ, то генералъ графъ Виттъ при всемъ усердивишемъ стараніи не усивлъ еще открыть, у кого оные находятся, и по сіе время никакого не оказалось повода, по коему бы можно было полагать, чтобы нѣкоторые изъ тѣхъ экземиляровъ были у гвардейскихъ офицеровъ».

Участь присланныхъ въ Москву ящиковъ съ уставною грамотою вскорѣ опредѣлилась. 23-го ноября (5-го декабря) генералъ-адъютантъ Адлербергъ сообщилъ московскому коменданту генералу Стаалю, что «тосударь императоръ высочайше повелѣть соизволилъ въ присутствіи вашего превосходительства и моемъ сжечь 1.578 экземпляровъ одного сочиненія, распространеніе коего, по содержанню своему, не можетъ быть допущено. Вслѣдствіе сего покорнѣйше прошу ваше превосходительство назначить на сихъ же дняхъ время п мѣсто къ должному исполненію сей высочайшей воли».

Дальнѣйшій ходъ дѣла виденъ изъ нижеслѣдующаго секретнаго всеподданнѣйшаго рапорта, отъ 27-го ноября (9-го декабря) 1831 года:

«Во исполненіе высочайшаго вашего императорскаго величества повельнія доставленные отъ главнокомандующаго дъйствующею армією два запечатанныхъ ящика, сего числа, со встин находившимися въ оныхъ 1.578-ю экземплярами такъ называемой русской конституціи, на арсенальномъ дворт въ Кремлъ сожжены. О чемъ счастіе имъемъ всеподданнтыйше донести вашему императорскому величеству.

- «Московскій комендантъ генералъ-майоръ Стааль.
- «Генераль-адъютанть Адлербергъ» <sup>473</sup>.

Императоръ Николай остался чрезвычайно доволенъ временемъ, проведеннымъ въ Москвѣ, отдохнувъ здѣсь отъ девятимѣсячнаго мученія, какъ выразился государь въ письмѣ къ князю Варшавскому,

прибавивъ, «которое Богъ прекратилъ черезъ твое лицо». Печальное извѣстіе внезапно прервало пребываніе двора въ первопрестольной столицѣ: 17-го (29-го) ноября княгиня Ловичъ скончалась въ Царскомъ Селѣ въ первую годовщину польской революціи. «Бѣдная сестра княгиня Ловичъ кончила свою страдальческую жизнь» <sup>474</sup>, писалъ государь князю Варшавскому. Подобно императрицѣ Елисаветѣ Алексѣевнѣ, княгиня не могла пережить своего супруга.

Государь выёхаль изъ Москвы 25-го ноября (7-го декабря) вмёстё съ императрицею и проводиль ее до ночлега въ Твери. Здёсь онъ сёлъ въ открытыя, какъ всегда, въ его поёздкахъ сани и проёхаль въ сопровожденіи генераль-адъютанта Бенкендорфа, нигдё не останавливаясь, до Царскаго Села. По разсказу Бенкендорфа, «близъ Новгорода холодный проливной дождь пробиль насъ до костей и остался нашимъ спутникомъ во всю ночь. Нужно было имёть крёпкое здоровье, чтобы остаться здоровымъ послё этой поливки. Но государь спёшиль въ Царское Село для отданія послёдняго долга скончавшейся княгинё Ловичъ. Весь дворъ быль тамъ собранъ, и тёло ея предали землё въ тамошней римско-католической церкви, избранной ею самою для послёдняго своего обиталища».

Когда императоръ Николай возвратился въ Петербургъ, совершилась уже одна, не лишенная значенія, перемѣна въ личномъ составѣ высшей администраціи. Еще до московской поѣздки государь сообщилъ князю Меншикову, что графъ Закревскій просится въ отставку, и поручилъ ему спросить графа, кого онъ избралъ бы себѣ въ преемники по управленію министерствомъ. Вскорѣ, 19-го ноября (1-го декабря) 1831 года, дѣйствительно состоялось увольненіе графа Закревскаго въ отставку, въ которой Арсеній Андреевичъ пробылъ до 1848 года, когда, по личной просьбѣ государя, графъ снова вступилъ на служебное поприще. Управляющимъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ назначенъ былъ Дмитрій Николаевичъ Блудовъ; должность же финляндскаго генералъ-губернатора занялъ генералъ-адъютантъ князь Меншиковъ.

Въ чемъ же заключалась причина столь внезапнаго и неожиданнаго увольненія столь заслуженнаго государственнаго дѣятеля? Баронъ М. А. Корфъ въ своихъ запискахъ объясняетъ, что графъ Закревскій при назначеніи его министромъ внутреннихъ дѣлъ принесъ съ собою въ управленіе, несмотря на недостатокъ высшаго образованія, очень много усердія, добросовѣстности и правдивости и, сверхъ того, очень энергическій характеръ, доходившій въ незнаніи угодливости сильнымъ нерѣдко до строптивости. Возстановивъ противъ себя черезъ эту черту всѣхъ пользовавшихся властью, въ особенности предсѣдателя государственнаго совѣта и комитета министровъ графа Кочубея, графъ Арсеній Андреевичъ естественно не могъ долго удержаться на мѣстѣ. Начало его опалѣ по-

ложено было проектомъ закона о состояніяхъ, разсматривавшимся въ государственномъ совётё въ 1830 году.

«Я не только, —разсказываль Закревскій барону Корфу, —сопротивлялся всёми силами этому, какъ онъ его называлъ, нелёпому проекту, но и осмѣлился даже въ совѣтѣ, въ присутствіи государя, собиравшагося тогда въ Варшаву, сказать, что первымъ условіемъ для изданія новаго закона считаю присутствіе его величества въ столиців. Почему же?—спросилъ государь съ весьма раздраженнымъ видомъ. Потому, отвічаль я, что невозможно предвидіть, какія послідствія будеть им ть этотъ государственный переворотъ, и я, какъ министръ внутреннихъ дѣлъ, не могу принять на себя отвѣтственности за сохраненіе народнаго спокойствія въ отсутствіе вашего величества. Прямого возраженія не посл'ядовало, и хотя проекть быль отложень и потомь совстив взять назадь, однако съ ттах именно поръ государь видимо ко мив охолодель, а Кочубен, мужчины и женщины, во всехь поколеніяхь и во всей ихъ родив, еще болве на меня озлобились, потому что проектъ, какъ вы знаете, былъ созданіемъ этой ватаги, вмёстё съ Сперанскимъ. Потомъ, при появленіи у насъ впервые холеры, государь командировалъ меня внутрь Россіи, для мъстныхъ распоряженій, а позже назначиль главнымъ распорядителемъ по всёмъ мёрамъ противъ бользни въ столицъ. Здъсь, увидясь со мною на другой день послъ несчастныхъ іюньскихъ происшествій на Сѣнной, онъ спросиль: чему я приписываю народное волненіе?

- «— Единственно распоряженіямъ и злоупотребленіямъ полиціп.
- «— Это что значить?
- «— То, государь, что полиція силою забираеть и тащить въ холерныя больницы и больныхъ и здоровыхъ, а потомъ выпускаеть только тёхъ, которые откупятся.
- «— Что это за вздоръ!—закричалъ государь, видимо разгиванный.— Кокошкинъ, доволенъ ли ты своею полицією?
- «— Доволенъ, государь,—отвѣчалъ оберъ-полицеймейстеръ, тутъ же находившійся.
  - «— Ну, и я совершенно тобою доволенъ!

«Съ этимъ словомъ государь отвернулся и ушелъ въ другую комнату. Тутъ я еще болѣе убѣдился, что мой часъ насталъ: такая очная ставка съ подчиненнымъ и такое предпочтеніе его передо мною ясно доказывали, что мнѣ уже не оставаться министромъ. Я хотѣлъ только докончить нѣкоторыя, особо мнѣ данныя, порученія, а потомъ откланяться. Между тѣмъ дѣло нѣсколько оттянулось отъ того, что государь велѣлъ мнѣ ѣхатъ въ Финляндію для наблюденія за расположеніемъ тамъ умовъ по случаю революціи въ Польшѣ. Я остался въ Финляндіи до извѣстія объ окончаніи польскаго мятежа и, воротясь въ концѣ октя-

бря 1831 года, въ самую минуту отъвзда государя изъ Петербурга, послалъ просьбу объ отставкв, застигшую его еще въ Царскомъ Селв. Отставка дана мнв была тотчасъ же, безъ затрудненій, безъ объясненій и даже безъ личнаго свиданія».

Въ дополнение къ этому разсказу слѣдуетъ еще замѣтить, что немилости, въ которую впалъ тогда графъ Закревскій, напболѣе способствовали слишкомъ крутыя мѣры, принятыя имъ во время объѣзда Россіи по случаю холерной эпидеміп; онѣ вызвали много неудовольствія и справедшвыхъ жалобъ <sup>475</sup>.

Въ эту пору императора Николая не переставала занимать мысль о возможномъ вредномъ вліяній польскаго общества на молодыхъ представителей нашей армін среди покоренной ею страны. Тотчасъ послів занятія Варшавы государь не замедлиль высказать фельдмаршалу, что онъ крайне опасается для офицеровъ, находящихся въ Польшів, «заразы нравственной», и писалъ 14-го (26-го) сентября изъ Царскаго Села, совітуя чаще мінять гарнизонь въ Варшавів и обратить самое білительное вниманіе на сношенія и поведеніе офицеровъ. Къ этому наставленію государь присовокупиль: «заразы нравственной всего боліве боюсь». Посліднія слова были три раза подчеркнуты государемъ.

По прибытін изъ Москвы, императоръ Николай въ своей перепискѣ снова возвратился къ этому жгучему вопросу и 10-го (22-го) декабря сообщиль князю Варшавскому еще слѣдующія дополнительныя мысли:

«Все, что говоришь о спокойствін края, мий весьма пріятно 476; но прошу на сіе не полагаться п везд'в подтверждать быть осторожну. Я боюсь женщинъ; этотъ адскій народъ ими всегда дійствоваль, и наша молодежь между ихъ соблазна и яда вольныхъ мыслей точно въ опасномъ положенін; молю тебя, ради Бога смотри, что дівлается, и не принимается ли зараза у насъ. Въ семъ наблюдении нынъ состоитъ какъ твоя, такъ и всъхъ начальниковъ, самая первая, важная, священная обязанность. Надо вамъ сохранить Россіи в рную армію; въ долгой же стоянкъ память прежней вражды скоро можеть исчезнуть и замъниться чувствомъ собользнованія, потомъ сожальнія п, наконецъ, желаніемъ подражанія. Сохрани насъ отъ того Богь! Но. повторяю, въ семъ вижу крайнюю опасность и неотступно прошу усугубить за симъ самое бдительное попеченіе, надзоръ и подтвержденіе всемъ начальникамъ. Надо елико можно действовать оружіемъ презрёнія и во всёхъ случаяхъ передъ нашими выставлять всю гнусность мятежническихъ правилъ и указать ужасныя онаго последствія для края п для всёхъ состояній. Пиши мнь, что ты по сему думаешь и замьчаешь. Но лучшій способь избъгать опасности есть удаляться отъ оной, то-есть выслать домой все, безъ чего обойтись можно».

На предостереженіе императора Николая князь Варшавскій отвѣчаль 18-го (30-го) декабря:

«Спокойствіе края до сихъ поръ, благодаря Бога, продолжается; ни одного важнаго происшествія не случилось; съ самаго начала я сколь возможно занялся, чтобы войска, а особливо офицеры не испортились въ Варшавѣ, и для того по вашему повелѣнію войска перемѣняются; солдаты стоятъ въ казармахъ. Гренадеры теперь смѣняются; офицеры сего корпуса весьма хорошо вели себя, сохраняя дисциплину и мало гдѣ знакомились. Я займусь, нельзя ли будеть какими постановленіями предупредить дурныя знакомства; но сіе весьма трудно по деревнямъ исполнить; но я думаю, что на массу офицеровъ знакомства сін не сдівлають большого вліянія, но, можеть быть, нісколько шалуновь и будуть вы ихъ мысляхъ. Я думаю, что сіе еще не такъ опасно, ибо до сихъ поръ почти половина нашей армін стояла въ Польшѣ; но, кромѣ 6-го корпуса, который быль составлень изъ поляковь, всё другія войска весьма хорошо дрались, и не слышно было приверженности къ революціоннымъ мыслямъ; но еще предпишу всвиъ начальникамъ обратить на сіе строгое вниманіе. Притомъ же я сколько прим'таю, что и самые поляки не весьма хорошо насъ принимаютъ; вмёсто того, я замёчаю нёкоторую въ нихъ гордость и удивленіе, что осмѣливаются съ ними строго обходиться и пренебрегать. Словомъ я не вижу, чтобы сей народъ былъ къ намъ весьма уклончивъ».

Въ отвътъ на приведенное нами письмо государь благодарилъ отцакомандира «за добрыя изв'єстія о крат», но прибавиль: «Весьма желаю, чтобы надежды твои насчеть сохраненія добраго духа въ войскахъ сбылись, но самая бдительная осторожность необходима. Для большаго раздёленія офицеровь варшавскаго гарнизона отъ жителей предлагаю тебѣ размѣстить ихъ предпочтительно, въ видѣ казармъ, въ домахъ секвестрованныхъ, какъ, напримъръ, въ домъ Паца и Чарторижскаго; такимъ образомъ, всё будутъ вмёстё и подъ однимъ надзоромъ, и городу будеть тогда легче отъ квартированія. Гордость польская не ном'вшаеть имъ всячески стараться пробовать и портить образъ мыслей молодежи, въ чемъ женщины будутъ главнымъ орудіемъ, такъ какъ это всегда бывало. Удивленіе же ихъ, что строго съ ними обходятся, крайне мило и забавно... Прощай, любезный отець-командирь, обнимаю тебя сердечно и поздравляю съ наступающимъ новымъ годомъ; да будетъ онъ миренъ и счастливъ для Россіи, которой нуженъ отдыхъ; но ежели присуждено быть иначе, да будеть же онъ случаемъ новой славы храбрымъ нашимъ героямъ, подъ предводительствомъ варшавскаго побъдителя. Да благословитъ тебя Богъ!» 477.

Закончился столь тревожный всякими событіями 1831-й годъ; для Россіи наступило мирное восемнадцатильтіе, продолжавшееся безъ пере-

рыва до венгерской войны 1849 года. Чего не могло бы быть достигнуто для благосостоянія Россіи при столь благопріятной обстановкв! Но государь быль уже не тоть, какимь онь явился на престолю въ 1825 году; польская революція довершила пагубное вліяніе, оставленное въ умю Николая Павловича событіями 14-го декабря. Отныню императоръ сталь все болю и болю склоняться на сторону абсолютизма, погубившаго его отца и столь много повредившаго его брату въ общественномъ уваженіи. Направленіе, данное дальню виртембергскаго къ слюдующимь размышленіямь:

«Я сказаль бы императору Николаю: испытай свое сердце, и ты увидишь, что оно благородно, доброжелательно и склонно ко всему великому; не обманывай самого себя насчеть собственныхь чувствь. Протяни Европ'в братскую руку и не д'влай ни для кого исключенія. Открой двери твоего государства просв'єщенію и торговлів! Ты самъ настолько великодушень, челов'єколюбивь и вм'єстіє съ тімь такъ твердъ и різшителень, что тебі предначертано играть блестящую роль во главі могущественній шаго государства. Тебі сліздуєть стать во главі всякаго добраго начинанія и презирать крикуновь; но если ты не тирань, то не старайся же казаться имъ!» 478.

Этими строками заканчиваются воспоминанія принца Евгенія, сочувственныя отношенія котораго къ императору Николаю и къ Россіи не могли быть поколеблены, несмотря на всѣ невзгоды и несправедливости, испытанныя имъ въ разное время на служебномъ поприщѣ. Поэтому за отзывомъ принца слѣдуетъ признать значеніе безпристрастнаго псторическаго приговора.

## ИМПЕРАТОРЪ

# НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЦАРСТВОВАНІЕ



## ПРИМЪЧАНІЯ И ПРИЛОЖЕНІЯ

ко второму тому.



## ПРИМФЧАНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ.

- 1. Письмо императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 12-го мая 1826 года.
- 2. Въ числъ особъ, прибывшихъ въ Москву по случаю коронованія, находились еще: представитель папы, чрезвычайный посолъ монсиньоръ Бернетти, и представитель сардинскаго короля, маркизъ де-Бриньоле-Салъ.
- 3. Императоръ Николай писалъ 3-го (15-го) августа 1826 года цесаревичу Константину Павловичу:

«Nous sommes ici depuis dix jours; j'ai remis le couronnement à la fin du carême; la santé de ma femme, excessivement ébranlée depuis tout ce hiver, exige des soins particuliers et la plus parfaite uniformité d'existence et de genre de vie; nous sommes à cet effet établis dans la maison de la comtesse Orloff, jouissant en plein de ce superbe local».

4. За своднымъ гвардейскимъ отрядомъ, отправленнымъ въ Москву, начальство зорко слѣдило; о немъ поступало великое множество секретныхъ донесеній, въ которыхъ встрѣчаются и разнаго рода безсмысленныя сплетни. Такъ, напримѣръ относительно Преображенскаго полка сообщалось, что солдаты любятъ и преданы государю, но въ нихъ будто бы стараются вселить любовь къ цесаревичу Константину Павловичу и ненависть къ императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ; разсказывали, будто цесаревичъ просилъ недавно государя уменьшить гвардейскимъ солдатамъ срокъ службы до 15-ти лѣтъ; государь изъявилъ на то согласіе, но императрица Марія Өеодоровна воспротивилась сему и настояла на томъ, чтобы цесаревичу было отказано въ его просъбѣ, «за что его высочество остался столь недовольнымъ, что не пишетъ болѣе къ государю императору».

Донесенія поступали и о частяхъ, расположенныхъ въ Петербургѣ; агентами служили прачки, которыхъ нанимала и наставляла одна дама, и ей сообщались слухи и разговоры въ полкахъ.

Генераль-адъютанту Закревскому поручено было при проёздё въ Москву развёдывать скромнымъ образомъ о мнёніяхъ и разговорахъ выступившихъ на коронацію гвардейскихъ солдатъ. Онъ писалъ во всеподданнёйшемъ письмё отъ 20-го іюня 1826 года: «Сказывали мнё, якобы нижніе чины говорили, что ихъ мучатъ ученіями и не даютъ покоя на растагахъ, и они готовы сами дать по два рубля на м'ёсто жалуемыхъ имъ денегъ за хорошее ученіе, лишь бы перестали мучить».

5. «Je suis très content de Moscou et de son aspect physique et moral; j'en dirai de même des troupes... Nos étrangers crient merveille, et je les prie de ne pas tant s'extasier jusqu'à ce qu'ils n'aient vu la garnison d'été de Varsovie. Marmont compare ces

troupes à l'état de l'armée française au camp de Boulogne. A la revue mon petit drôle au trot et au galop à la droite de la division de son régiment et s'en est bien tiré, au grand plaisir du papa et des spectateurs».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 3-го (15-го) августа 1826 года.

6. «L'empereur me disait, en regardant son fils avec l'expression de la sollicitude la plus tendre: «Vous imaginez que j'éprouve de l'agitation et de l'inquiétude en voyant cet enfant, qui m'est si cher, dans un pareil mouvement; mais j'aime mieux m'y soumettre pour lui former le caractère et l'accoutumer de bonne heure à être quelque chose par lui même».

«Voila ce qu'on peut appeler de bons principes d'éducation; et quant ils sont appliqués à l'éducation d'un homme destiné à être chef d'un grand empire, on doit en prévoir les meilleurs résultats».

Mémoires du maréchal Marmont duc de Raguse de 1792 á 1841. Paris. 1857. T. VIII, p. 50. По поводу воспитанія наслъдника Александра Николаевича Мармонъ еще пишеть (р. 49):

«Une chose admirable est l'éducation donnée par Nicolas à son fils, prince charmant, d'une rare beauté, et dont le temps n'aura sans doute fait que développer les qualités. Je demandai à l'empereur à lui être présenté, et il me répondit: «Vous voulez donc lui tourner la tête. Ce serait un beau motif d'orgueil pour ce petit bonhomme que de recevoir les hommages d'un général qui a commandé les armées. Je suis fort touché de votre désir de le voir, et vous pourrez le satisfaire quand vous irez à Zarskoie-Sélo. On vous fera rencontrer mes enfants. Vous les examinerez et vous causerez avec eux; mais une présentation d'étiquette serait une chose inconvenante. Je veux faire de mon fils un homme, avant d'en faire un prince. Plus d'une fois l'empereur, en apprenant les détails de l'éducation de M. le duc de Bordeaux, a gémi avec moi de la pompe ridicule qui entourait ce prince dans sa plus grande enfance».

7. Изъ записокъ барона Модеста Андреевича Корфа. Императоръ Николай относился вообще съ большимъ благоволеніемъ къ князю Любецкому. Для характеристики этихъ отношеній можетъ служить слёдующій разсказъ, также записанный барономъ М. А. Корфомъ.

Однажды, въ первый годъ царствованія императора Николая, при откровенной бесѣдѣ, князь Любецкій выговориль ему множество истинъ относительно Россіи и его самого. Выслушавь все благосклонно, государь вдругъ остановиль своего собесѣдника вопросомъ:

- «— Да скажи, пожалуйста, откуда у тебя берется смѣлость высказывать мнѣ все это прямо въ глаза?
- «— Я вижу, государь, что кто хочеть говорить вамъ правду, не въ васъ находить къ тому помъху, и дъйствую по этому убъжденію. Но власть—самая большая баловница въ міръ. Теперь вы милостиво позволяете мнѣ болтать и не гнѣваетесь, но лѣть черезъ десять или и меньше все перемѣнится, и тогда, свыкнувшись съ всемогуществомъ, съ лестью и съ поклонничествомъ, вы за то, что теперь такъ легко мнѣ сходить, прикажете, можетъ быть, меня повѣсить.
- «— Никогда, я всегда буду радъ правдѣ и позволяю тебѣ тогда, какъ и тенерь, если я стану говорить или дѣлать вздоръ, сказать мнѣ прямо: Николай, ты врешь.

«Года два послё того, — продолжаль Любецкій въ своемь объ этомъ разсказѣ, — я опять пріёхаль въ Петербургъ и явился къ государю. Въ этотъ разъ онъ принялъ меня чрезвычайно холодно, даже не въ кабинетѣ, какъ прежде, а въ передней валѣ, и, оборотясь съ разсѣяннымъ лицомъ къ окошку, встрѣтилъ самыми сухими разспросами о погодѣ, о дорогѣ и пр. Не было и тѣни прежней довѣрчивости, и я, разумѣется, сохранялъ съ моей стороны глубочайшій этикетъ, не позволяя себѣ ни малѣйшихъ намековъ на прежнія бесѣды. Вдругъ, черезъ нѣсколько минутъ, государь оборотился ко мнѣ съ громкимъ хохотомъ и съ протянутою рукою:

«— Что, хорошо ли я сыгралъ свою роль избалованнаго могуществомъ и лестью? Иѣтъ, братецъ, я не перемѣнился и не перемѣнюсь никогда, и если ты въ чемъ не согласишься со мною, то можешь попрежнему смѣло сказать: Николай, ты врешь».

**8.** «J'espère, avec l'aide de Dieu, être pour le 22 Juillet à Moscou; ainsi donc vous voilà au fait, autant que moi-même de mes projets. Je ne vous cache pas que je serai bien heureux de vous voir; si la chose est impossible, je me résigne, puisque apparemment telle sera la volonté de Dieu».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 28-го іюня (5-го іюля) 1826 года.

- 9. Цесаревичъ находился въ пути пять дней. На станціяхъ онъ приказаль разспрашивать ѣдущихъ изъ Москвы, была ли уже коронація или нѣтъ. При въѣздѣ въ Москву цесаревичъ оставилъ своихъ спутниковъ въ ихъ экипажахъ у Смоленской заставы и одинъ отправился въ Кремль.
- 10. Изъ разсказовъ сенатора Данилова о цесаревичѣ Константинѣ Павловичѣ («Русская Старина» 1870 года, томъ 1-й, изданіе 1-е, стр. 280).

Сенаторъ Иванъ Даниловичъ Даниловъ находился при цесаревичѣ съ 1801 года до самой его кончины и нѣсколько лѣтъ управлялъ военно-походною канцеляріей его высочества.

Въ «Русскомъ Инвалидъ» отъ 20-го августа 1826 года напечатано было въ извъстіяхъ изъ Москкы отъ 15-го августа: «Вчера въ одиннадцать часовъ пополуночи прибылъ сюда изъ Варшавы его императорское высочество цесаревичъ. Его высочество изволилъ остановиться въ Кремлевскомъ дворцъ».

- Свиньинъ: Историческое описаніе священиѣйшаго коронованія. «Отечественныя Записки» 1827 года, № 88.
- **12.** Присужденнымъ на каторжную работу вѣчно опредѣленъ былъ по указу 22-го августа срокъ на 20 лѣтъ, а потомъ на поселеніе.

На печатномъ указъ рукою генералъ-адъютанта Бенкендорфа написана была высочайшая воля слъдующаго содержанія:

- «По истеченіи 20 л'єть остаются въ Сибири, не какъ поселенцы, а на основаніи прочихъ вольныхъ жителей, припишутся въ какой нибудь цехъ или гильдію, а въ Россію не могутъ возвращаться, ябо они остаются политически умершими для Россіи».
- 13. Въ учрежденіи императорскаго двора сказано было: «Министръ императорскаго двора имъетъ состоять подъ собственнымъ въдъніемъ государя императора; слъдственно во всъхъ своихъ дъяніяхъ отчетъ даетъ токмо его императорскому величеству, равно и всъ повельнія получаеть отъ его величества, а другое никакое правительство никакого отчета по дъламъ, ввъряемымъ его распоряженію, требовать и предписаній по оному чинить права не имъетъ».
- 14. Проектъ этого манифеста императоръ Николай послалъ цесаревнчу Константину Павловнчу, который по этому поводу писалъ государю 4-го (16-го) января 1826 года: «Quant à l'acte ci-joint, je le trouve, devant Dieu qui m'entend et d'après mon âme et conscience, parfaitement logique et bien pensé, hormis un point, auquel je ne puis souscrire et qui est celui où il fait mention de moi et écrit de votre main au crayon, puisqu'ayant renoncé à tout droit à la couronne, je ne puis en aucune façon me mêler d'actes semblables, sans tomber dans une alternative des plus fausses possibles, qui aurait l'air que ce n'est que pour la forme que j'ai fait ma renonciation, mais qu'au fond je dirige au dessous, ou bien je me mêle des affaires du gouvernement; voilà ma profession de foi publique. Quant à la particulière, je ne puis qu'y reconnaître un procédé de plus de votre part, cher frère, auquel je suis bien sensible et reconnaissant et qui me prouve votre amitié et votre tolérance. Ainsi soit-il».
- 15. Графиня Ливенъ находилась въ Петербургъ. Графъ Комаровскій пишеть: «Со мной посланы были нъкоторыя награжденія; между прочими мнѣ пріятно было почтенньйшей и всѣми уважаемой графинѣ Ливенъ самому вручить браслетъ съ портретомъ императора, осыпанный брильянтами, и объявить ей, что она и все ея потомство возведены на степень князей съ титломъ свѣтлости, ибо грамоту на сіе достоинство не имѣли время еще изготовить».

Записки графа Е. Ө. Комаровскаго. («Историческій Вѣстникъ», 1897 года, т. LXX, стр. 456).

16. «Recevez, cher et excellent frère, ma plus entière et ma plus vive reconnaissance pour toute l'amitié que vous avez bien voulu me témoigner lors de mon dernier séjour à Moscou, auprès de vous. Soyez sûr, cher frère, que je sais l'apprécier et que j'espère, avec l'aide de Dieu, n'en être jamais indigne. Ces huit jours passés auprès de vous à Moscou, ne s'effaceront jamais de ma mémoire, ainsi que votre amitié pour moi. Que le bon Dieu daigne répandre sur vous tous Ses bienfaits et Ses bénédictions, je le Lui demande de coeur et d'âme et de pensée. Me voilà rentré chez moi et heureux de me retrouver auprès de ma femme et peiné de vous avoir tous quittés, — prenez le au pied de la lettre et tel que je le dis».

Изъ письма цесаревича Кенстантина Павловича къ императору Николаю отъ 30-го августа (11-го сентября) 1826 года.

17. «C'est moi, cher Constantin, qui aurais dû être le premier à vous exprimer tout le bonheur que votre visite chez nous et vos bontés particulières pour moi m'ont fait éprouver, quand dans ce moment même je reçois votre chère et excellente lettre du 30 Août (11 Septembre); mais vous êtes trop bon et trop juste pour ne pas me pardonner; mais vous avez été témoin de mon genre de vie et ce qui s'est passé depuis m'a encore plus gênê dans l'emploi de mon temps; mais tout cela ne sont que de mauvaises excuses vis-à-vis de vous dont mon coeur sait apprécier les bontés; votre amitié et votre confiance sont pour moi un bien inappréciable et qui fait la tranquillité de ma vie; deviner vos intentions et vos désirs est et sera toujours un besoin pour moi, sachez le, et pour toute occasion».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 5-го (17-го) сентября 1826 года.

18. «Mà soeur Marie m'a fait exactement parvenir votre lettre en date du 15 de ce mois, mon cher et respectable instituteur, pour laquelle je vous prie d'agréer les expressions de ma plus sincère gratitude, ainsi que pour les sentiments que vous voulez bien me conserver. Votre suffrage m'est des plus flatteurs, monsieur, et je suis bien heureux de l'avoir mérité par ma conduite lors du couronnement de Moscou, mais il est de ma franchise de vous prier de ne pas y mettre un si grand prix, puisque décidé à suivre les traces de la conduite que je me suis imposée sans en dévier, il n'y a eu de ma part que le simple et le naturel qui y a agi. Personne au monde ne craint et n'a en horreur plus que moi des conduites à faire effet, dont on calcule d'avance les effets ou bien des conduites à représentations, à drame, à enthousiasme, a mouvement spontané et autres, j'avoue ma bétise que je n'y entend rien, comme je l'ai dit plus haut. Mon parti une fois pris, ayant été sanctionné par feu notre immortel empereur et ma mère, tout le reste ne devient que pure et simple conséquence et mon rôle était d'autant plus facile que je me retrouvais au même poste que j'avais rempli antérieurement et que je n'avais pas quitté. J'avoue de plus avec la franchise que vous me connaissez, monsieur, que je ne désire rien, rien du tout, puisque je suis content et heureux autant que l'on peut l'être. Ce que j'ai à moi en propre personne au monde ne peut me l'ôter, c'est le souvenir des temps que j'ai employè au service de mes deux empereurs avec fidélité, zêle, dévouement et attachement à toute épreuve durant 32 années, comme j'espère servir celui d'à présent autant que cela pourra lui être agréable et que mes forces physiques me le permettront. Ayant de plus toujours été étranger à toutes intrigues, n'ayant connu que l'obéissance la plus passive et ayant agi envers eux avec la franchise la plus désintéressée et sans aucune arrière pensée, gardant mon opinion privée pour moi et ne l'énonçant que lorsque j'étais appelé à le faire, me soumettant toujours contre mon opinion même à remplir la volonté de mes maîtres avec la plus scrupuleuse bonne foi et y mettant pour ainsi dire une espèce de chevalerie pour faire réussir contre mon avis même ce qui m'était prescrit. Voila ce qui m'appartient et ce que personne au monde ne peut et ne pourra m'ôter. De plus, mon appui je le chercherai dans le bon Dieu et Lui voyant dans mon coeur la pureté qu'il a daigné y placer et que je tâcherai de conserver, a fait le reste en daignant me guider entre les écueils que je rencontrais parfois. Aussi je l'en remercie tous les jours du fond de mon coeur et de toute

mon âme. Bien des personnes, mon cher et respectable instituteur, ne me comprendront pas, cela n'est pas mon affaire, c'est la leur, ils n'ont pas eu comme moi le bonheur d'avoir un frère empereur, un ami empereur, un camarade et un bienfaiteur empereur et lui avoir porté les sentiments que je lui portais et qu'il me portait à son tour. En voilá assez sur cet article.

«Les voeux que vous voulez bien m'adresser pour le bonheur de notre pays ne sauraient être agréés par moi qu'avec la plus vive reconnaissance. Comme j'aime à le croire ils l'auraient êté par chacun de mes compatriotes. Puisse cette chêre et grande Russie être heureuse, puisse-t-elle ne plus revoir des scènes de désolation et de honte, puisse-t-elle être grande non seulement par son étendue, mais par les véritables sentiments d'honneur qui doivent la soutenir et la faire considérer, puisque sans cela sa force ne peut être stable. Je parle ici en Russie, mon cher instituteur, et non comme son représentant, puisque je ne l'ai jamais été, et puisque vous me dites avoir été accoutumé à offrir vos voeux à notre immortel empereur en temps et lieu, vous me priez de les agrée en son nom. Je ne saurais y adhérer sans lui manquer, à moins que je ne les agrée comme indigène du pays et à ce titre je les agrée avec tout coeur et toute âme».

Изъ письма цесаревича Константина Павловича къ Лагариу отъ 24-го декабря 1826 года (5-го января 1827 года) изъ Варшавы. Государственный архивъ. Разрядъ V.

19. «Tout le monde s'est ranimé: la gaité reprend ses droits et se venge de ces années perdues pour son culte. La jeunesse se remet à la danse et s'occupe déjà beaucoup moins de l'organisation de l'état, de la politique des deux mondes et des rêves de la mysticité».

Изъ письма генералъ-адъютанта Бенкендорфа къ графу М. С. Воронцову изъ Москвы отъ 19-го сентября 1826 года. (Архивъ князя Воронцова, книга 35-я, стр. 268).

20. Въ письмѣ отъ 19-го сентября 1826 года къ графу М. С. Воронцову генералъадъютантъ Бенкендорфъ пишетъ:

«Celle de la comtesse Orlow a écrasé toutes les fètes par sa magnificence et son bon goût. C'est la plus belle fête qu'on aie jamais donnée, les proportions dépassaient même celles d'un particulier; le local et les ornements appartenaient au luxe d'un souverain». Архивъ княза Воронцова, книга 35-я.

- 21. «Nous sommes abimés de bals etc., je serai content d'en voir la fin», писалъ императоръ Николай цесаревичу 5-го (17-го) сентября 1826 года.
- 22. П. Анненковъ: А. С. Пушкинъ въ александровскую эпоху, 1799 1826 гг. С.-Петербургъ. 1874.
- 23. Александръ Михайловичъ Тургеневъ въ письмѣ въ Михайловскому-Данилевскому отъ 10-го января 1828 года пишетъ: «Прилагаю вамъ стихи Пушкина, impromptu, написанные авторомъ въ присутствіи государя въ кабинетѣ его величества».

Редакція этихъ стиховъ, написанная рукою Тургенева, нѣсколько разнится отъ того, въ какомъ видѣ стихотвореніе это, подъ заглавіемъ «Стансы», напечатано въ собраніи сочиненій Пушкина.

- 24. М. Н. Сухомлиновъ. Изслъдованія и статьи. С.-Петербургъ. 1889. Томъ 2-й. Стр. 211 и 212.
  - 25. Записки А. О. Смирновой. С.-Петербургъ. 1895. Часть 1-я. Стр. 45.
- 26. Для характеристики отношеній, установившихся между императоромъ Николаемъ и Пушкинымъ, можетъ служить нижеслёдующая высочайшая резолюція 1828 года на докладѣ о богохульной поэмѣ Гавриліадѣ, по поводу которой поэтъ удостовѣрилъ, что не онъ ее писалъ и не помнитъ, отъ кого онъ ее досталъ; свой же списокъ, вѣроятно, сжегъ въ 1820 году."
- «Г. Толстому призвать Пушкина къ себѣ и сказать ему моимъ именемъ, что, зная лично Пушкина, я его слову вѣрю; но желаю, чтобъ онъ помогъ правительству открыть, кто могъ сочинить подобную мерзость и обидѣть Пушкина, выпуская оную подъ его именемъ».

Графъ П. А. Толстой занималъ въ то время мѣсто главнокомандующаго въ Петербургѣ, полученное имъ при отъѣздѣ императора Николая въ армію, на Балканскій полуостровъ.

### ПРИМЪЧАНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

- 27. «Русскій Архивъ» 1881 года. Книга 1-я. Стр. 338.
- 28. Письмо императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 5-го (17-го) сентября изъ Москвы.
- 29. Е. П. Ковалевскій. Восточныя дёла въ двадцатых в годахъ.— «Вёстникъ Европы», 1868 года, т. 2-й, стр. 155.

Къ приведенной нами замъткъ Ковалевскаго онъ прибавляетъ еще слъдующее поясненіе: «Конечно, на Кавказъ войска не такъ обучены фронтовой службъ, какъ внутри Россіи; оно и понятно: имъ некогда; но знаніе боевой службы, своего рода образованіе солдата существовало, то образованіе, какое, по крайней мъръ, по началамъ свеимъ, признали нынче у насъ за единственное радіональное; Ермоловъ въ этомъ случать былъ учителемъ опытнымъ и свъдущимъ, въ чемъ нельзя не сознаться. Въ томъ же духъ была и дисциплина, правда, своеобразная и въ то же время, можетъ быть, поражавшая людей, не привыкшихъ къ ней, но теперь она кажется естественной».

- 30. Записки Петра Кононовича Менькова. С.-Петербургъ. 1898. Т. 2-й. Стр. 169. Приведенныя нами слова были сказаны императоромъ Николаемъ при посъщении имъ 21-го августа 1851 года въ Москвъ фельдмаршала князя Варшавскаго.
- 31. Князь Щербатовъ. Генералъ-фельдмаршалъ князь Паскевичъ. Его жизнь и дѣятельность. С.-Петербургъ. 1888. Т. 1-й. Стр. 392—395.
  - 32. Записки Алексъя Истровича Ермолова. Москва. 1868. Т. 2-й. Стр. 216-218.
- Князь Щербатовъ. Генералъ-фельдмаршалъ князь Паскевичъ. Т. 2-й. Стр. 45,
   п 57.

Впослѣдствіи, когда генералъ-адъютантъ Паскевичъ началъ жаловаться на трудность своего положенія на Кавказѣ, подъ начальствомъ Ермолова, генералъ-квартирмейстеръ, графъ Сухтеленъ, писалъ ему 24-го января 1827 года:

«L'on eut peut-être été charmé de vous voir dès le commencement user des pouvoirs qui vous étaient donnés. Une fois que vous vous êtes contentè d'acquérir la gloire et de vous ranger en sous-ordre, l'on ne doit plus, pour le moment du moins, vouloir de vous qu'un esprit d'abnégation... plus vous pourrez vous maintenir en bonne intelligence avec César (т.-е. съ Ермоловымъ) plus, j'en suis convaincu, vous serez réellement utile où vous ètes, et utile à vous même ici où vous n'êtes pas (т.-е. въ Петербургѣ)».

Графъ Сухтеленъ былъ близкій человѣкъ къ Дибичу, посвященный во всѣ тайны и дѣла того времени.

34. «Вы, вспоминая древнія римскія времена, теперь проконсуломъ въ Грузіи, а я здѣсь префектомъ, или начальствующимъ легіонами на границѣ Европы, или, лучше сказать, въ срединѣ оной».

Инсьмо цесаревича Константина Павловича къ генералу, Ермолову отъ 3-го (15-го) августа 1818 года изъ Варшавы.

- 35. Князь Щербатовъ. Генералъ-фельдмаршалъ князь Паскевичъ. Т. 2-й. Стр. 82.
- Въ день коронаціи, 22-го августа, И. О. Паскевичъ произведенъ быль въ генералы отъ инфантеріи. Объ этомъ Паскевичъ узналъ уже по прибытіи въ Тифлисъ.
- 36. «Les nouvelles de Georgie sont telles que je les ai prévues. M-r Yermolow ne ait rien; à le croire les Persans sont inatacables; il a demandé des troupes, on les lui a envoyé; il se trouve qu'il n'a pas de quoi les nourrir; il prétend qu'il fait trop froid maintenant pour ouvrir la campagne; il demande des canons de siège; on les lui envoie; il dit déjà qu'ils seront inutiles; il craint les georgiens, les arméniens, il craint tout après avoir tout exaspérê; en attendant l'indiscipline fait des progrès dans son armée. Le pauvre Paskéwitch ne peut y remédier à côté d'un chef qui n'a acheté les crieurs en sa faveur que par le relâchement de toutes les exigences militaires. Voilá ce grand patriote, qui trouvait Barclay, Wittgenstein et tout ce qui n'avait pas un nom moscovite indigne de l'honneur du nom russe; le voilá à sa juste valeur!... Pas un plan de fait pas un arrangement pris; les vaisseaux persans se promênent dans la mer Caspienne; nos forteresses ne sont pas approvisionnées et nos soldats mal vêtus. Rtitchew même avait mieux fait, mais Yermolow a beaucoup crié, et on l'a cru».

Архивъ князя Ворондова. Книга 35-я. Стр. 272.

## императоръ николай первыи

37. Записка, сочиненная Л. Д. Боровковымъ, была напечатана въ «Русской Старинъ» 1898 года, т. 96-й, стр. 353—362.

Она состоитъ изъ слъдующихъ статей: 1) Введеніе; 2) Воспитаніе; 3) Законы; 4) Судопроизводство; 5) Система правленія; 6) Жалованье чиновникамъ; 7) Взпианіе податей; 8) Дорожная повинность; 9) Недоимки; 10) Казенное хозяйство; 11) Торговля; 12) Состояніе флота; 13) Военныя поселенія; 14) Экономическій капиталъ поселеній; 15) Состоянія; 16) Заключеніе.

- 38. Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 595.
- 39. Убъжденія императора Николая въ смыслѣ необходимости подобныхъ ограничительныхъ постановленій возбуждались и поддерживались разными, доставляемыми ему изъ Третьяго Отдѣленія, свѣдѣніями. Примѣромъ можетъ служить слѣдующая записка:

«Извъстно ли вашему императорскому величеству, что отставной артиллеріи генераль-майоръ Николай Муравьевь, учредитель бывшей въ Москвъ школы колонновожатыхъ, имъетъ нынъ здъшней губерніи Рузскаго уъзда въ деревнъ своей другое заведеніе, въ коемъ 60 крестьянскихъ дътей воспитываются столь хорошо, что въ теченіе четырехъ льтъ могутъ быть управителями имъній. По слухамъ Муравьевъ намъревается теперь распространить еще сіе заведеніе. Но, сообразивъ извъстныя послъдствія отъ прежней его школы, не благоугодно ли будетъ вашему величеству приказать подробно и съ точностію разсмотръть сіе новое крестьянское Муравьева заведеніе, пбо оное, дъйствуя на многочисленнъйшій классъ народа, можетъ быть въ будущемъ гораздо опаснъе первой его школы».

На этой запискѣ написано рукою императора Николая: «Не мѣшаетъ узнать». (Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 1048).

- **40.** Дѣло о воспрещеніи обучать крѣпостныхъ дѣтей высшимъ наукамъ. 1827 года. (Архивъ канцеляріи военнаго министерства).
- 41. Собственноручная резолюція императора Николая, относящаяся къ этому д'ялу, заключалась въ сл'ядующемъ:

«Митие Г. Кочубея совершенно согласно съ моимъ; я не выразилъ довольно е п détail классъ учебныхъ заведеній, въ который принимать кртпостныхъ полагаю; надо вельть С. С. Блудову изготовить проектъ указа министру народнаго просвъщенія, въ коемъ подробно изложить сей предметъ».

Для характеристики воззрѣній императора Николая на дѣло воспитанія дѣтей лицъ высшаго класса приведемъ здѣсь слѣдующую замѣтку изъ дневника князя А. С. Меншикова отъ 21-го мая 1827 года:

- «Въ 9 часовъ былъ съ докладомъ у государя на Елагиномъ острову и между прочими предметами показывалъ записку князя Павла Павловича Гагарина, въ которой онъ проситъ объ опредёленіи сына въ морскую службу и спрашиваетъ, не нужно ли будетъ отправить его въ Англію для изученія мореходства. На сію статью государь сказалъ слѣдующее: «Je vous avoue que je n'aime pas les envois à l'étranger; les jeunes gens en reviennent avec un esprit de critique qui leur fait trouver peut-être avec raison les institutions de leur pays défectueuses».
- 42. Рескриптомъ отъ 14-го мая 1826 года на имя адмирала Шишкова повелѣно было образовать комитетъ устройства учебныхъ заведеній, который долженъ былъ между прочимъ опредѣлить подробно на будущее время всѣ курсы ученій, означивъ и сочиненія, по коимъ оныя должны впредъ быть преподаваемы.
- **43.** А. С. Шишковъ былъ уволенъ при слъдующемъ рескриптъ отъ 23-го апръля 1828 года:

«Александръ Семеновичъ! Согласно прошенію вашему увольняю васъ по преклонности лѣтъ и разстроенному вашему здоровью отъ должностей: министра народнаго просвѣщенія и главноуправляющаго духовными дѣлами иностранныхъ исповѣданій. Оставляя васъ въ званіи члена государственнаго совѣта и президента императорокой россійской академіи, я увѣренъ, что вы съ извѣстнымъ мнѣ рвеніемъ употребите опытъ вашего долговременнаго служенія для пользъ государства. Вмѣстѣ съ симъ я

#### ПРИМЪЧАНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

далъ повелѣніе министру финансовъ объ оставленіи при васъ всего получаемаго вами нынѣ содержанія».

Адмиралъ Шишковъ умеръ въ 1841 году.

- 44. «Историческія свъдѣнія о цензурѣ въ Россіи». С.-Петербургъ. 1862. (Въ типографіи морского министерства). Въ продажу не поступало.
- **45.** Командиръ 7-го пѣхотнаго корпуса генералъ отъ инфантеріи Рудзевичъ, въ томъ же высочайшемъ приказѣ, назначался командиромъ 3-го пѣхотнаго корпуса.
- 46. «Depuis quelque temps, les plaintes contre les exigences minitieuses et la sévérité du grand duc Michel avaient augmentés à un point qui paraissait allarmant; le comte Kotchoubey, le général Wassiltchikow et enfin moi en parlàmes à l'empereur, sans pourtant nous être abouchés entre nous, ce qui prouva que le bruit était général. On m'ordonna de parler au grand duc; la scène devait être vive et pénible pour moi, et chagrinante pour notre maître; le résultat en est, que depuis quatre jours on ne reconnait pas son altesse, il est poli, affable, enfin ce qu'il devrait être toujours, et que moi je suis brouillé peut-être pour toujours avec lui. Mais pourvu que le bien se fasse et je me console de tout, car mon seul but est le bien: mais il est difficile à faire; de jour en jour la colère des grands employés et nommêment des gouverneurs généraux des deux capitales augmente contre moi, en raison que l'opinion publique se prononce pour l'établissement d'une haute police protectrice, et j'ose le dire, pour la manière dont je la conduis. Tant que faire se pourra j'éviterai à l'empereur toute espèce de tracasserie; j'en grisonnerai, mais je ne me plaindrai jamais; lorsque les intrigues dépasseront ma patience, je demanderai la place de mon frère à la tête d'une cavalerie; lâ au moins, lorsque le canon tire, l'intrigue reste derrière le front».

Изъ письма генералъ-адъютанта Бенкендорфа къ барону Дибичу отъ 8-го (20-го) марта 1827 года. (Военно-ученый архивъ. Отд, 1. № 1048).

- 47. 14-го февраля 1826 года. Сборникъ Имп. Русск. ист. общ., т. 73-й, стр. 186.
- 48. Записка о денежномъ капиталѣ военнаго поселенія, состоящемъ по вѣдомостямъ къ 1-му марта 1826 года.

(Приложеніе къ всеподданннѣйшему письму графа Аракчеева отъ 9-го апрѣля 1826 года).

36.961 >

| 1)  | Общаго капитала на устройство военнаго поселенія               | 17.611.072 рубл. |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 2)  | Для содержанія конныхъ заводовъ                                | 3.347.099 »      |
|     | Для покупки офицерскихъ верховыхъ лошадей                      | 291.217 >        |
| 4)  | Для кантонистовъ учебныхъ баталіоновъ и эскадроновъ            | 150.271 >        |
| 5)  | Капиталь мастеровых воселенных войскъ                          | 451.312 »        |
| 6)  | Для учрежденія и содержанія церквей                            | 200.243 »        |
| 7)  | Заемный денежный офицерскій капиталь                           | 446848 »         |
| 8)  | Заемный военныхъ поселянъ хозяевъ                              | 2.095.239 *      |
|     | Для поддержанія хлібных запасных магазейнов                    | 385.380 »        |
|     | Для устройства офицерамъ ресторацій 1-й гренадерской дивизіи . | 72.171 >         |
|     | Для заведенія полковых библіотек въ сей же дивизіи             |                  |
|     | Разныхъ мелочныхъ суммъ                                        |                  |
|     | Ремонту для содержанія отстроенныхъ поселенныхъ ротъ           | 33.886 »         |
| 14) | Капиталь для военно-сиротских отделеній                        | 1.365.950 »      |
| 15) | Ремонта Охтенскаго порохового завода                           | 84.853 »         |
|     |                                                                |                  |
|     | Поступающихъ въ 1826 году изъ министерства финансовъ:          |                  |
|     | лого помещим вы того году нов инпистерства финансовь.          |                  |
| 16) | Назначенные по государственной росписи                         | 1.430.240 >      |

17) Рекрутскихъ по 89 и 90 наборамъ и откупная за продажу питей.

#### Изъ министерства военнаго:

- 18) Изъ комиссаріатскаго департамента по указу 25-го декабря 1826 г. 2,550.742 рубл.
   19) Отъ провіантскаго департамента за продовольствіе войскъ въ

- **49.** См. въ приложеніяхъ письмо графа Аракчеева къ императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ отъ 3-го мая 1826 года.
  - 50. Н. Шильдеръ: «Александръ I». Т. 4-й.
- 51. Пока графъ Аракчеевъ управляль еще военными поселеніями, то-есть до 1-го мая 1826 года, императоръ Николай осматривалъ новгородскія поселенія съ 23-го по 26-е апрѣля. Это было первое путешествіе государя по Россіи, предпринятое имъ послѣ воцаренія. Николай Павловичь, оставшись вполнѣ довольнымъ осмотрѣнными войсками, объявиль свою особенную признательность графу Аракчееву. 30-го апрѣля по военнымъ поселеніямъ послѣдовалъ по случаю этого радостнаго событія приказъ:

«Усердіе, которое всегда отличало 1-ю поселенную гренадерскую дивизію въ устройствѣ, ученіяхъ и смотрахъ, къ особенному удовольствію моему, отличило ее и нынѣ, при высочайшемъ смотрѣ, бывшемъ 22-го, 23-го, 24-го, 25-го и 26-го числъ сего апрѣля мѣсяца. Государь императоръ совершенно доволенъ. Прилагаемый при ссмъ высочайшій приказъ, отданный въ 28-й день сего апрѣля мѣсяца, удостовѣритъ каждаго въ монаршемъ благоволеніи. Гордитесь, воины, царскою милостію и потщитесь усердіемъ и добрымъ поведеніемъ болѣе и болѣе обратить на себя монаршее вниманіе! Въ поселенныхъ баталіонахъ, столь отлично учившихся, не производить никакого ученія до сентября мѣсяца сего года. Первое царское денежное награждоніе, по высочайшему приказу получаемое, раздать въ присутствіи полковыхъ командировъ, по принадлежности, каждому человѣку въ руки непремѣнно, а бригаднымъ командирамъ оное засвидѣтельствовать. Высочайшій приказъ и сей отдаваемый мною прочитать во всѣхъ поселенныхъ полкахъ 1-й гренадерской дивизіи, въ каждой ротѣ».

Въ то время, когда графъ Аракчеевъ находился за границею, онъ удостоился еще разъ получить монаршее благоволеніе. Императоръ Николай во время проъзда изъ Петербурга въ Москву для коронаціи, 17-го іюля 1826 года, снова осмотрълъ войска повгородскаго отряда военныхъ поселеній и, найда ихъ въ отличномъ видѣ, объявилъ о томъ въ приказъ. Въ заключеніи высочайшаго приказа сказано: «Его величество, относя таковое отличное состояніе означенныхъ войскъ наиболѣе неутомимымъ трудамъ главнаго надъ военными поселеніями начальника генерала отъ артиллеріи графа Аракчеева, объявляетъ ему особенную свою признательность».

52. См. въ приложеніяхъ приказъ по отдёльному корпусу военныхъ поседеній отъ 1-го мая 1826 года, съ критическимъ разборомъ неизвъстнаго лица. На этой бумагъ рукою генералъ-адъютанта барона Дибича написано: «къ свъдънію».

Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 1047.

53. Во всякомъ случат послъдовавшее въ 1826 году уничтожение прежняго исключительнаго положения, занимаемаго въ государствъ военными поселениями, позволяло, по крайней мъръ, надъяться, что дальнъйшему расширению или развитию этого зловреднаго учреждения положенъ будетъ предълъ.

Не такъ смотрѣлъ на любимое твореніе Александра I цесаревичъ Константинъ Навловичъ. 22-го января (3-го февраля) 1827 года онъ писалъ императору Николаю:

«C'est à vous, cher frère, de mettre la dernière main à l'oeuvre favorite de notre immortel empereur au sujet des colonies militaires qui n'ont été, pour ainsi dire, qu'ébauchées par lui».

#### ПРИМЪЧАНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

54. Въ завъщательномъ распоряжении графа Аракчеева о предназначенной наградъ за лучшую исторію царствованія императора Александра I сказано, что сумма сія назначается въ награду тому изъ россійскихъ писателей, который къ 1925 году напишетъ исторію Александра Перваго «лучше всёхъ, то-есть полнъе, достовърнъе и красноръчивъе».

Остается пожелать, чтобы тоть невъдомый, заранъе отмъченный Аракчеевымъ, историкъ вдохновился при своей работъ мудрыми словами графа:

«Нелицемърный судія—грядущее время и потомство, изречетъ всему справедливый приговоръ».

**55.** На щитѣ воина изображенъ былъ гербъ графа Аракчеева, съ его извѣстнымъ девизомъ: «Безъ лести преданъ».

Въ перепискъ своей во поводу этого памятника Аракчеевъ писалъ: «Хотълось бы мнъ, дабы русскій воинъ былъ я именованный».

Отливка и постановка фигуръ стоила 22.000 рублей, подножіе изъ гранита 9.000 р. «Что д'ялать, что дорого, то мило, а что дешево, то гнило», выразился однажды графъ Аракчеевъ при заказ'я знаменитыхъ грузинскихъ часовъ.

- 56. На задней сторон'є памятника надпись: «Отъ подданнаго въ 1833 году. Царствовалъ 25 л'єть».
- 57. Михайловскій-Данилевскій: Императоръ Александръ I и его сподвижники въ 1812, 1813, 1814, 1815 годахъ. Военная галлерея Зимняго дворца. С.-Петербургъ. 1845—1849, т. 6-й, стр. 21.
  - 58. Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 622.
  - 59. Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 1048.
  - 60. Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 973.
  - 61. Поименованное здёсь изданіе графа Аракчеева слёдуеть признать вторымъ.

Первое изданіе было напечатано въ 1822 году, еще при жизни «отца и благодътеля» графа Аракчеева, подъ заглавіемъ:

«Собственноручные рескрипты государя императора Александра I къ графу Аракчееву. Съ 1796 по 1822 годъ».

62. «Que dites vous de l'impudence de M. le comte Araktcheeff qui nie formellement avoir imprimé les fameuses lettres, demande une enquête et prétend que c'est une invention des злоумышленники. Entre autres preuves pour le confondre, l'empereur a reçu par m-r Kankrin la traduction des deux dernières lettres faites par un nommé Salvatori, qui dit en avoir eu l'ordre du comte et y avoir travaillé en sa présence. On tache de rassembler les imprimés et Czernicheff ira en ambassade à Grousino, dès l'arrivée du seigneur pour lui prouver son mensonge. Qu'un homme capable d'une impudence aussi hardie est dangereux auprès d'un souverain».

Изъ письма генералъ-адъютанта Бенкендорфа къ барону Дибичу отъ 26-го февраля 1827 года.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 1048).

19-го февраля (3-го марта) 1827 года императоръ Николай писалъ цесаревичу:

«Le lendemain de votre départ j'ai reçu les deux lettres que voici, dont le contenu peut fournir à maintes réflexions!—je n'en ferai aucune et me bornerai à ajouter qu'après pareille déclaration, j'ai procédé officiellement à réclamer les exemplaires et qu'à cette occasion l'individu chargé par le comte de la traduction en français des deux fameuses lettres de Taganrog, est venu restituer les deux brouillons de la traduction avec les ratures dessus!—Je vous prie instamment de me renvoyer les lettres, ainsi que le livre, vu l'importance de l'inscription autographe; il m'est indispensable pour l'avenir».

63. 20-го февраля 1815 года генераль-адъютантъ Чернышевъ писаль графу Аракчееву:

«Зная, сколь всякое слово вашего сіятельства уважается нашимъ обожаемымъ монархомъ, почелъ я долгомъ показать ему лестное писомо, коимъ вы меня удостоили». 8-го августа 1815 года:

«Благосклонное расположение вашего сіятельства всегда было для меня столь драгоцінно, что въ каждомъ случай не переставаль я руководствоваться желаніемъ бо-

две и болве удостоиться оказанной вашимъ сіятельствомъ мив ласки. Если обстоятельства не дозволяли мив объяснять вамъ безпрерывною перепискою привязанность мою и давать отчетъ двяніямъ моимъ, то не менве того служило мив простое одобреніе ваше всегда цвлію, вместь и наградою... Мы всв крайне сожальли, что вы не изволили во все последнее время сопутствовать государю императору; всвых известно уваженіе, которое его величество признаеть къ совътамъ и видамъ вашимъ».

Въ времена силы и могущества Аракчеева Чернышева приводили въ благоговъйный трепетъ усердіе и преданность къ славъ государя и пользъ службы, о коихъ графь Алексъй Андреевичъ неутомимо пещись изволилъ. Въ 1827 году онъ обратился уже для него въ «individu».

64. «Lors de l'expédition du dernier courrier j'étais absent pour une commission fort désagréable à Grousino; j'ai fait convenir de tout l'individu et lui ai pris tous les exemplaires imprimés qu'il avait entre les mains, soi-disant pour son propre usage. Mon coeur a gémi de ce qu'un homme qui a été si fort dans les bonnes grâces de notre angélique bienfaiteur, se soit montré même si bas et si poltron».

Изъ письма графа Чернышева къ барону Дибичу отъ 26-го марта 1827 года. (Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 1048).

65. «Le comte Araktchéew est de retour à Grousino; avant hier le comte Tchernicbeff lui a été envoyé, les documents en mains, pour lui prouver son crime envers son bienfaiteur et maître, son abus de confiance envers l'amitié dont il en était honoré, et son mensonge impudent envers l'empereur régnant. La mission est positive, mais elle n'est pas agréable pour un homme qui pendant tant d'années a cherché et obtenu les bonnes gràces du vizir disgracié». (Изъ письма генераль-адъютанта Бенкендорфа къ барону Дибичу, отъ 13-го марта 1827 года).

Une autre affaire moins importante, mais plus sale encore, vient d'être terminée à Grousino, par l'entremise de Tchernicheff; il a tout remis, il a été aussi poltron, aussi bas qu'il avait été arrogant autrefois. Quelle leçon; l'empereur a comblé cet homme coupable de toute la délicatesse que sa belle âme devait à la mémoire de son incomparable frêre; les hommes ons respecté en lui jusqu'à la faiblesse du maître qui n'existait plus; personne ne l'a attaqué, quoique tous le condamnaient. Lui seul est tombé par le propre poids de ses actions, et la Providence qui a commencée sa punition du jour de l'assassinat de sa maîtresse, n'a pas eu besoin de l'assistence des hommes, ni de la puissance d: l'empereur, pour le rendre bien plus malheureux que ne l'a été Menchikow exilé au nord de la Sibérie», (Изъ письма генераль-адъютанта Бенкендорфа къ барону Дибичу отъ 19-го марта 1827 года).

Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 1048.

66. «Се matin m'est revenu Чернышевъ de Grousino, où je l'avais envoyé s'expliquer verbalement avec Аракчеевъ. J'avais fait choix de lui pour plus de sûreté parce qu'il avait été dans les bonnes grâces du comte. Eh bien que croyez vous? il m'a rapporté 18 exemplaires et un aveu de ce qu'il avait eu tort; mais que comme on lui avait demandé s'il n'avait pas connaissance de livres pareils qui couraient le monde et non s'il les avait fait imprimer pour lui, il n'avait pas cru mentir en disant qu'il n'en avait pas entendu parler. Il a pleuré, protesté que c'était de l'aveu de l'empereur qu'il les avait fait imprimer et que même l'empereur lui avait souvent demandé de combien l'édition avait augmentée. Qu'il n'en a fait cadeau qu'à deux personnes, mais qu'il est possible qu'on lui en a volés; qu'au reste il les avait fait voir à plusieurs. Quant aux fameuses dernières, il était vrai qu'il les avait montrées, traduites, copiées et distribuées, et qu'en cela il s'avouait coupable devant moi de ne m'en avoir pas demandé permission. Voici un exemplaire que vous m'avez demandé».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 15-го (27-го) марта 1827 года.

67. «Les mains m'en tombent et je n'ai rien à ajouter à l'indignation que j'en ressens tant envers lui, qu'envers le misérable... qui, comblé comme il l'a été de ses bontés, a eu la bassesse de rendre son exemplaire avec la souscription autographe; moi, à

sa place, je l'aurais fait disparaître, en gardant toutefois l'exemplaire, si je n'aurais pu l'annuler. Un homme qui manque de reconnaissance envers son bienfaiteur, tel qu'il puisse être est un homme vil et bas, méprisable et indigne, à mon avis, de rester dans la société et surtout auprès du souverain, dans une place quelconque—c'est mon avis. Quant au livre en soi-même, il ne contient rien autre qu'une aveugle confiance d'une part d'un homme, qui jugeaît les autres d'après son coeur angelique, et de l'autre une sotte vanité, un amour propre déhonté et une envie de se faire valoir au détriment même de celui qu'il appelait son père et son bienfaiteur—en un mot c'est déplorable. Si vous pouvez, cher frère, me procurer un des exemplaires, veuillez me l'envoyer, vous m'obligeriez par là infiniment».

Изъ письма цесаревича Константина Павловича къ императору Николаю отъ 2-го (14-го) марта 1827 года.

68. Въроятно, упомянутый здѣсь Шкуринъ есть флигель-адъютантъ Павелъ Сергѣевичъ Шкуринъ, произведенный въ октябрѣ 1827 года въ генералъ-майоры. Въ письмѣ къ генералъ-адъютанту Бенкендорфу отъ 23-го февраля 1827 года онъ объявилъ, что получилъ отъ графа Аракчеева только копію съ письма къ нему отъ императора Александра изъ Таганрога отъ 3-го октября 1825 года, а матушка его получила отъ него двѣ копіи на французскомъ языкѣ также съ писемъ императора Александра отъ 22-го сентября и отъ 3-го октября 1825 года, «изъ коихъ въ первой четыре строки были помараны». Эти строки относились къ Минкиной, и на это обстоятельство мы указали въ сочиненіи: «Императоръ Александръ I». Копіи эти Шкуринъ препроводилъ Бенкендорфу и заявилъ, что отъ графа Аракчеева никогда не получалъ никакихъ печатныхъ экземпляровъ писемъ императора Александра.

69. 30-го марта (11-го апрѣля) 1827 года цесаревичъ писалъ императору Николаю: «Veuillez agréer mes remerciments pour le livre du comte Araktchéew; je ne puis rien concevoir à toute sa conduite,—elle me passe».

**70.** Генералъ Бахметьевъ занималъ мъсто генералъ-губернатора въ губерніяхъ Нижегородской, Казанской, Симбирской, Саратовской и Пензенской.

71. Архивъ канцеляріи военнаго министерства: «Дёло о вредномъ вліяніи д. с. с. Магницкаго по Казанскому университету и объ отправленіи его арестованнымъ изъ Казани въ Ревель».

72. Подражатель Магницкаго, Д. П. Руничь, находясь также въ опалѣ, написалъ на него слѣдующую эпиграмму:

Нагницкій думаль нагибать и тою и другой рукою, Кого ни встрѣтить на пути, А самь надѣялся уйти Заблаговременной порою. Не такъ-то вышло, какъ мечталъ: Въ тенета скоро самъ попалъ,— Согнули самого дугою.

- 73. Въ своихъ запискахъ Руничъ пишетъ: «Се jour était l'anniversaire de la naissance de l'empereur Nicolas: il fut le jour de ma mort politique et du commencement des calamités incessantes qui m'accablèrent pendant seize ans».
- 74. «L'arrivée du grand duc a fait plaisir, mais pas le moindre effet; on dirait que c'est pour la dixième fois sous ce règne qu'il paraît à Pétersbourg. Il est de très bonne humeur, mais peu prévenant en général. On se dit l'un à l'autre, il n'a pas changé. Avant hier, à la parade, il demanda la permission de commander les ordonnances à cheval. Il a crié, s'est enroué, et a fait ressortir le calme et la tenue de l'empereur d'une manière si éclatante, que généraux, officiers et même soldats en ont fait la remarque».

Изъ письма генералъ-адъютанта Бенкендорфа къ генералъ-адъютанту барону Дибичу, отъ 9-го февраля 1827 года. (Военно-ученый архивъ. Отд. І. № 1048).

75. «Le grand duc Constantin a quitté St.Pétersbourg hier soir pour coucher à Strelna et se mettre ce matin en route pour Varsovie. Dieu soit loué, son séjour ici a

encore consolidé la bonne harmonie des deux frères; ils se sont quittés très content l'un de l'autre et le public est enchanté de la tenue de l'empereur et de l'empressement respectueux du grand duc. Celui-ci peut venir ou ne plus arriver; cela devient indifférent; cette dernière apparition a été très utile, en ce qu'elle a remis tout à sa place. Le grand duc est maintenant positivement à la place qu'il occupait du temps de l'empereur Aiexandre, avec la différence que cet espèce de parti, qui prônait le changement qui s'était opéré en lui et qui vantait ses qualités pour l'administration, se tait entièrement et que le public se demande d'où était venu cette impulsion en sa faveur».

Изъ письма генералъ-адъютанта Бенкендорфа къ барону Дибичу отъ 16-го (28-го) февраля 1827 года. (Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 1048).

- 76. Записки графа Бенкендорфа.
- 77. Предсъдателемъ комитета назначенъ былъ начальникъ морского штаба, а членами вице-адмиралы: Сенявинъ, Пустошкинъ и Грейгъ, контръ-адмиралъ Рожновъ и капитанъ-командоры: Крузенштернъ, Ратмановъ и Белингсгаузенъ.
  - 78. Собственноручная записка императора Николая.

Устройство морского министерства.

Морское министерство состоитъ изъ:

- 1) инспекторскаго департамента,
- 2) комиссаріатскаго,
- 3) провіантскаго,
- 4) артиллерійскаго,
- 5) инженернаго,
- 6) аудиторіатскаго.

При морскомъ министръ: 1) особая канцелярія, 2) совътъ.

Должность морского министра править начальникъ морского штаба.

- 1) Инспекторскій департаменть ведеть счеть людямъ.
- 2) Комиссаріатскій од'ваеть и снабжаеть все, что принадлежить до экипажной части морского в'ядомства, зав'ядываеть и медицинскою частью.
  - 3) Провіантскій кормить и снабжаеть флоть провизіей.
  - 4) Артиллерійскій вооружаеть экипажи и флоть.
- Инженерный зав'ядываетъ всею строительною частью и снабжаетъ верфи вс'вми строевыми подробностями и содержить въ исправности вс'в суда.
  - 6) Аудиторіатскій судная часть.
  - 7) Канцелярія министра общій центръ дѣлъ.
- 8) Совътъ посторонніе члены для обсуживанія проектовъ и попеченія о постепенномъ улучшеній всего.
- **79.** Выпишемъ здѣсь замѣчательный отзывъ князя Меншикова о дѣятельности вице-адмирала Грейга:

«Сердце восхищается, видя труды сего человѣка, единственно къ пользѣ и усовершенствованію обращенные. Онъ нашелъ флотъ и всѣ принадлежности въ гнусномъ и отвратительномъ положеніи; офицеровъ невѣждъ, корабли гнилые, дурно вооруженные, и флагмановъ и капитановъ, боящихся ночью плавать; постепенно сіи предметы улучшены, охота къ наукамъ водворяется. Эскадры по три мѣсяца плаваютъ, не входя въ порты; а наиболѣе меня удивило, что ни одно изобрѣтеніе новое, ни одна книга, вышедшая въ Европѣ, не остается въ безызвѣстности, и все здѣсь испытывается и примъняется».

- 80. Въ первыхъ числахъ марта въ Тифлисъ прибылъ еще товарищъ дѣтства и другъ государя, флигель-адъютантъ Адлербергъ, съ порученіемъ помогать Дибичу. Въ письмѣ своемъ къ Дибичу императоръ Николай называетъ его: «votre secrétaire privé».
- 81. «Je suis charmé, je vous avoue, de vous savoir sur les lieux et à même de juger par vos yeux dans ce dédale d'intrigues; j'éspère que vous ne vous laisserez pas frascine

les yeux par cet homme pour qui mentir est une vertu quand cela peut lui être utile et qui se joue des ordres qu'on lui donne. Enfin que Dieu vous assiste et vous inspire pour être juste».

Изъ письма императора Николая къ генералъ-адъютанту Дибичу отъ 8-го (20-го) марта 1827 года.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 973).

- 82. Князь Щербатовъ. Т. 2-й. Стр. 177.
- 83. Князь Щербатовъ. Т. 2-й. Стр. 178.
- 84. Дибичъ не оставался безъ извѣщеній изъ Петербурга о томъ, какіе преобладаютъ тамъ взгляды относительно кавказскихъ дѣлъ.

14-го (26-го) февраля 1827 года, графъ Сухтеленъ писалъ Дибичу: «Il m'est revenu par voies que je crois sûres, que sa majesté l'empereur aurait témoigné de plus en plus son mécontentement à l'égard du général Yermoloff. Je me tromperai fort, ou l'on espère de vous, mon général, un parti décisif. Ne trouvez pas mauvais si j'ose me méler de vous communiquer un semblable avis, ni même si j'ajoute, qu'on paraît redouter de vous voir mettre un excès de chevalerie dans vos rapports avec l'homme qui vous a regardé comme son ennemi personnel. Dire cela à votre excellence n'est point intriguer auprès d'elle. Le lui cacher, serait une réticence que je me reprocherais. Bref, je puis me tromper, mais je crois que la destitution est la chose indispensable autant que désirée, et que tout terme moyen exigerait un vrai plaidoyer pour être agréé ici».

Генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ въ своей перепискѣ съ Дибичемъ также давалъ ему понять, чего отъ него желаютъ въ Петербургѣ, и писалъ 16-го (28-го) февраля 1827 года:

«Toutes les nouvelles qu'on reçoit depuis votre départ sur la Georgie officielles et particulières augmentent la persuasion de l'empereur et même du public, que votre envoi était indispensable, et que l'honneur de la Russie a été complètement compromise par m-r Ermolow. Les loix et la discipline qui sont notre force en Asie, puisqu'ils [sont en balance contre l'arbitraire et l'indiscipline musulmane ont été rejetés par la vanité et le désir de séduction de celui qui pour premier devoir aurait du professer le respect pour les loix, le zèle pour la discipline militaire. Je fais des voeux bien sincères pour votre santé et la pleine rèussite de la grande et belle commission dont vous êtes chargé. Tout le monde conçoit la difficulté de votre position, mais aussi tout le monde s'accorde à dire, que vous la remplirez avec loyauté et adresse».

Наконецъ въ письмѣ своего товарища, графа Чернышева, генералъ-адъютантъ Дибичъ могъ найти еще болѣе драгоцѣнныя указанія для рѣшенія порученнаго ему щекотливаго дѣла.

28-го февраля (12-го марта) 1827 года графъ Чернышевъ писалъ:

«Avant d'avoir eu de vos nouvelles, tous les jours, notre travail commençait par un calcul de l'endroit où vous pouviez être arrivé. Sa majesté le fesait avec le plus vif intérêt, se reposant entièrement sur tout ce que vous jugerez à propos de décider pour le bien des affaires; une autre fois il m'a dit à moi tout seul, que si vous ne parveniez pas à y mettre fin et si la mesure de votre envoi ne suffisait point, il paraîtrait qu'il n'y aurait plus d'autre moyen à prendre que d'y aller soi même. Je ne vous rapporte tout cela que pour vous prouver l'importance que l'on met à votre envoi et l'influence que vos décisions doivent avoir; je suis trop de vos amis pour ne point vous répéter que tant que vous garderez là l'homme qui y est, vous n'aurez rien terminé, vous aurez de belles promesses et voilà tout, à moins de rester là pour terminer le tout, et Dieu nous en garde; mon voeu le plus cher est que vous preniez vos mesures de manière à ce qu'en votre présence, comme après votre départ, l'impression que vous aurez donnée se poursuive également. Nos amis communs spéculent là dessus, mais ils seront bien confondus lorsque, comme je l'espère, vous reviendrez avec des titres de plus et à la reconnaissance de notre souverain si judicieux et de la patrie. Je regrette beaucoup de ne pas être à même de vous aider sur les lieux, je pense que j'aurais pu aussi vous y être utile».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 1048).

Еще ран'ве, въ письм'в отъ 14-го (26-го) февраля, графъ Чернышевъ умолять Дибича отложить въ сторону: «toute délicatesse et ce sentiment de générosité qui vous honore, mais qui pourrait entraîner après soi des conséquences bien funestes pour le service et qui retomberait sur vous. Il faut bien vous aimer et vous porter un estime à toute épreuve pour vous parler de la sorte. Tout ce que je vois et entend me fait désirer ardemment que vous terminiez au plus tôt vos affaires avèc un plein succès d'une manière stable et définitive et nous reveniez sous peu».

85. Князь Щербатовъ, т. 2-й, стр. 187, и Военно-ученый архивъ, отд. 2, № 4442. По словамъ графа В. Ф. Адлерберга, «Дибичъ Ермолова не любилъ, но еще болѣе не любилъ Паскевича, котораго побаивался, зная къ нему дружбу государя».

Паскевичъ, вспоминая прівздъ Дибича въ Тифлисъ въ 1827 году, разсказывалъ, что онъ всячески упрашивалъ Ермолова остаться на Кавказѣ, съ тѣмъ, чтобы не поручать Паскевичу этого высокаго поста. «А отчего? — прибавилъ Паскевичъ: — оттого, что Ермоловъ былъ уже старъ и слѣдовательно не могъ быть ему опасенъ, а на меня онъ завистливо смотрѣлъ, какъ на своего соперника; я былъ однихъ съ нимъ лѣтъ и заявилъ уже свой военный талантъ; но Ермоловъ былъ непреклоненъ въ рѣшимости своей удалиться съ Кавказа».

«Древняя и Новая Россія», 1878 года, т. 1-й, стр. 84: А. А. Филипповъ: «Воспоминанія о князъ И. Ө. Паскевичь-Эриванскомъ».

86. Князь Щербатовъ, т. 2-й, стр. 122.

87. «Hier soir est arrivé votre courrier, porteur de votre intéressante lettre du 28. Que voulez-vous que je vous dise après pareille lecture? Si vous qui êtes sur les lieux n'avez pas cru pouvoir vous décider encore, comment pourrais-je moi le faire à cette distance et d'après tout ce que vous me dites. Je vois clairement que les choses ne peuvent pas aller de cette sorte; vous et Paskévitch partis, cet homme abandonne à lui mème vous mettra dans la même position à l'égard de la connaissance des affaires et de la certitude de le voir marcher dans notre sens, comme cela fut avant le départ de Paskévitch à Moscou — responsabilité que je ne puis prendre sur moi. Aussi après avoir tout pesé murement et tout en attendant votre second courrier, s'il n'apporte pas d'autres données que celles que vous m'avez déjà fait entrevoir, je ne vois pas de possibilité autre que de vous faire user du plein pouvoir donné pour renvoyer Yermoloff. C'est Paskévitch que je destine pour le remplacer, car je ne vois pas dans vos rapports qu'il aie en rien manqué aux devoirs de la plus stricte discipline. Or, deshonorer cet homme par son rappel en pareil cas est contre ma conscience... Pour administrer le pays c'est Sipiaguine que j'enverrais par le retour du courrier décisif que j'attends de vous. Enfin, je vous le répète, si votre dernier courrier ne porte aucune circonstance de plus de celle de celui-ci, sans plus tardes exécutez ce que je vous ai parlé et informez m'en de suite. Mettez d'abord Paskévitch sur le pied convenable et faites lui voir toute l'importance du poste auquel je l'appelle en pareil cas et sentir tout le prix de ma confiance; homme d'honneur et mon ancien chef il saura, je réponds de lui, remplir mes voeux... Voilà, cher ami, mon dernier mot, et je vous répète encore qu'il est pour le cas que votre courrier que j'attends ne m'apporte pas d'autres nouvelles que les dernières reçues hier... Que Dieu vous guide dans vos démarches et recevez tous mes remerciments pour votre zèle et vos soins dans une démarche aussi difficile. Que Dieu vous assiste et fasse marcher tout pour le mieux».

Изъ письма императора Николая къ барону Дибичу отъ 12-го (24-го) марта 1827 года.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 973).

88. Въ письмѣ отъ 27-го марта (8-го апрѣля) 1827 года императоръ Николай по поводу Сипягина еще разъ писалъ Дибичу:

«Portez toute votre attention à ce que Sipiaguine dès son arrivée se met bien avec Paskévitch et sur le pied le plus confiant possible; je compte sur votre zèle, cher ami, et sur votre savoir faire, pour arranger cette partie importante du service dès le commencement de façon à ne devoir rien apréhender pour l'avenir. Dites bien à Sipiaguine que

j'espère que les intrigues n'auront plus jen près du commandant de là bas, et que c'est sur lui que je compte pour prévenir les suites d'une aussi fâcheuse tendance». (Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 973).

Генераль-адъютантъ Сипягинъ прибылъ въ Тифлисъ въ концѣ апрѣля 1827 года и тамъ же умеръ въ октябрѣ 1828 года.

89. Отношеніе генераль-адъютанта Дибича генералу Ермолову отъ 29-го марта 1827 года:

«По высочайшему его императорскаго величества соизволенію на увольненіе вашего высокопревосходительства въ Россію и на вступленіе по сему случаю въ главное начальство надъ войсками кавказскаго отдъльнаго корпуса и въ главное управленіе здъшнимъ краемъ, на существующемъ нынѣ основаніи, генералу отъ инфантеріи Паскевичу, прошу ваше высокопревосходительство покорнѣйше учинить нужное о семъ съ вашей стороны распоряженіе».

Наканунъ, т.-е. 28-го марта, Дибичъ сообщилъ словесно повелъніе государя прежде всего Паскевичу, а затъмъ и Ермолову.

90. Ө. М. Уманець: «Проконсуль Кавказа». «Историческій Въстникъ», 1888 года. 91. 26-го марта (7-го апръля) 1827 года графъ Чернышевъ писаль барону Дибичу:

«Le contenu de la lettre que sa majesté vous a adressée par le courrier du 13, nous a été entièrement inconnu, tant au comte Tolstoy qu'à moi, jusqu'à ce matin; c'est au moment de notre travail qu'on est venu apporter vos dépêches; l'empereur en a pris connaissance en notre présence et nous a dit vous avoir écrit que si votre prochain courrier n'apportait point une détermination positive de votre part, sa majesté résoudrait l'éloignement du général Yermoloff, en confiant le commandement de cette contrée au générai Paskéwitch; en même temps sa majesté a ordonné de préparer un courrier pour être expédié au général Sipiaguine que sa majesté impériale nomme gouverneur militaire de Tiflis, dirigeant aussi la partie civile sous les ordres du chef de corps; ce courrier vient d'être expèdié ce matin et il porte l'ordre à ce général de partir dans les 24 heures et 10,000 roubles pour ses fraix de route. Cette issue était inévitable et bien à prévoir et voici sur quoi on base non seulement ce qui justifie, mais plus sur ce qui a rendu cette détermination de toute nécessité: d'abord on assure que conserver à cette distance un homme qui inspire de la méfiance tant pour ses capacités, que pour sa bonne volonté, ne pourrait être qu'essentiellement nuisible pour le bien du service et même pour la tranquillité de l'empereur; que dix ans de son administration et les derniers événements militaires, ont donné sa mesure sous ces deux rapports et loin de donner une garantie quelconque pour des opérations vigoureuses et bien entendues; tous les antécédents déposent contre lui et font prévoir la même marche tortilleuse et indécise dès que vous aurez tourné les talons; que sans parler des sentiments de haine, qui lui portent les peuplades soumises à notre domination, sa position personnelle politique vis-à-vis la dynastie régnante en Perse éloignerait les bienfaits d'une paix prompte et honorable, et lui ferait toujours préférer des moyens révolutionnaires pour parvenir à ses fins, si peu d'accord et avec nos véritables intérêts et en général au principe conservateur qu'on ne saurait observer assez religieusement; qu'en définitif même en lui confiant les opérations militaires, il faudrait toujours le changer pour conclure la paix. Vos amis y ajoutaient qu'en gardant Yermoloff dans son poste contre le désir prononcé de sa majesté impériale et l'opinion de la grande majorité des gens bien pensants, vous vous rendiez en quelque sorte garant de toutes ses actions et porteriez la responsabilité morale, à moins de rester là pour le surveiller constamment; je vous avouerai avec une entière franchise que je partage moi-même une bonne partie de ces raisonnements et me fêlicite de ce que vous allez sortir d'une situation des plus délicates et qui aurait pu devenir de plus en plus désagréable».

92. «Je m'applaudis d'avoir désigné Paskévitch pour remplaçant; car je vois par votre lettre, qu'au cas que ce fut lui que je nommasse, vous ne supposiez pas nécesaaire de prolonger votre séjour. Vous aurez vu par ma dernière lettre que je vous autorisais de rester aussi longtemps que vous le jugeriez nécessaire, pour mettre Paskévitch sur le pied convenable et régler tout le nouvel ordre des choses».

Изъ письма императора Николая къ генералъ-адъютанту Дибичу отъ 27-го марта (8-го апръля) 1827 года.

93. «Vous me donnerez tous les détails possibles sur la manière dont tout se passera; point de bruit, de scandale; je défends toute injure de la manière la plus positive et vous en rends tous responsables, mais point de farces, de lamentations déplacées, que tout se passe en ordre, avec dignité et dans la stricte règle de service».

Изъ письма императора Николая къ генералъ-адъютанту Дибичу отъ 27-го марта (8-го апръля) 1827 года.

94. О томъ, какъ совершилась смѣна, баронъ Дибичъ не замедлилъ донести государю въ письмѣ отъ 29-го марта (10-го апрѣля) 1827 года:

«J'ai communiqué de suite l'ordre de votre majesté verbalement au général Paskéwitch qui a reçu sa nomination avec pleine reconnaissance et mettra certainement tout son zèle à s'en rendre digne; sans se cacher nullement les difficultés de sa situation, il paraît être persuadé de ne pas devoir les craindre; avec le fond de droiture que je lui connais, je serais entièrement rassuré, si je ne craignais toujours un peu l'influence des intrigues asiatiques. Je lui en ai parlé en ami et en serviteur fidèle de votre majesté impériale et il m'a répondu de même et je ne laisserai certainement pas passer la moindre occasion sans la lui faire remarquer avec sincerité et délicatesse. Le général Yermoloff auquel j'ai parlé après a reçu cet ordre avec la plus parfaite soumission et une résignation, qui a surpassé mon attente en me répétant qu'il prouverait, comme il l'avait dit avant, que dans tout état il serait un sujet soumis et fidèle. Il m'a parlé après sur beaucoup de détails regardants le pays et le service, et je dois dire que dans tout cela je n'ai pu remarquer la moindre astuce. Ce n'est qu'en prenant congé de moi qu'il m'a adressé la demande sur quoi je croyais surtout fondée la mauvaise opinion de votre majesté impériale sur son compte. Je lui ai repondu que je ne me croyais pas en droit de faire là dessus aucune réponse, que votre majesté disposait sur le choix de ses généraux d'après le degré de confiance qu'elle portait à leur capacité de bien remplir ses ordres, mais s'il voulait savoir mes suppositions à moi, que je devais croire que c'était surtout le peu d'assurance dans une marche décisive des opérations qui avait dû baser une telle résolution».

(Военно-ученый архивъ. Отд. И. № 4442).

95. Алексѣй Петровичъ Ермоловъ. Матеріалы для его біографіи, собранные М. Погодинымъ. Москва. 1864. Стр. 390.

96. «Le renvoi du général Yermoloff m'impose le devoir de présenter à votre majesté impériale que dans ce pays aussi enclin aux délations même fausses, on ne porte aucun doute au désintéressement complet de ce général. Il est pauvre en même temps, car la fortune de son père doit être extrêmement délabrée. Il me paraît juste de recompenser la qualité bonne, même en reprimant les torts. En osant fixer l'attention de votre majesté sur cet objet, je dois ajouter qu'on dit que le général Yermoloff a refuser une ferme accordée par sa majesté feu l'empereur».

Изъ письма генералъ-адъютанта Дибича къ императору Николаю отъ 29-го марта (10-го апръля) 1827 года.

По свидътельству Погодина, графиня А. А. Орлова-Чесменская, услышавъ о скудномъ содержаніи Ермолова, сказала у себя за столомъ, что она почла бы себя счастливою, если бы Алексъю Петровичу угодно было взять въ свое распоряженіе ея подмосковное имъніе — Островъ. Тогда государь велълъ обратить столовыя деньги также въ пенсію Ермолову, и онъ началь получать по 30.000 рублей асс. ежегодно.

97. Е. П. Ковалевскій: Восточныя д'яла въ двадцатыхъ годахъ. «В'ястникъ Европы», 1868 года, т. 2-й, стр. 161.

Насколько прим'єрь безкорыстія Ермолова не нашель себ'є подражателей, можеть служить сл'єдующій эпизодъ его антагониста Дибича.

2-го марта 1816 года Дибичу было всемилостивѣйше выдано 150.000 рублей ассигнаціями изъ государственнаго заемнаго банка заимообразно на 15 лѣтъ, съ тѣмъ чтобы уплату начать производить по прошествіи семи лѣтъ, т.-е. со 2-го марта

1823 года. 22-го октября 1817 года князь Волконскій ув'єдомилъ Дибича, что государь императоръ въ знакъ особеннаго своего благоволенія за отличную и ревностную службу его повел'єть сонзволиль платить ежегодно (въ продолженіе 14-ти л'єть) изъ кабинета государственному заемному банку причитающієся оному проценты. Высочайше разр'єшено было уплачивать капиталь съ 1823 года согласно особому расчету, составленному генераль-адъютантомъ Дибичемъ въ продолженіе трехъ л'єть по 10.000 капитала, а остальныя шесть л'єть по 20.000 рублей. Зам'єчательно, что расчеты Дибича кончились роковымъ для него впосл'єдствіи 1831 годомъ (2-го марта).

98. Воспоминанія Э. В. Бриммера — «Кавказскій Сборникъ», т. 15-й.

99. «L'ordre du jour vous aura appris le changement de Yermolow par Paskévitch. D'après le tableau exact de ce que Diebitsch m'a décrit, les choses tout en n'étant pas aussi outrées mauvaises qu'on les décrivait, se trouvaient l'être assez pour prouver, blanc sur noir, que Diebitsch et Paskévitch partis, tout rentrerait dans le cahos, le désordre qui avaient précédés et étaient habituels dans ce pays, vu les principes en usage chez Yermolow. Vous m'avouerez qu'à la veille d'une guerre c'étaient de tristes garanties pour le succès. Paskévitch était irréprochable; je ne pouvais donc balancer et j'ai franchi le grand pas. On a été tout abasourdi ici pendant deux à trois jours et les качели on fait oublier et Yermolow et la Georgie. Ce matin j'ai reçu de Diebitsch le rapport que le changement a eu lieu et tout s'est passé en ordre; Yermolow a reçu la chose humblement et sans plaintes. J'ai fortement intimé à Diebitsch à user de tout son pouvoir et de mon nom pour empêcher et prévenir tout transport ni exclamation ni pour ni contre, mais que tout se passe sévêrement dans le strict ordre de service; il paraît que je réussirai donc à voir la chose finie non ainsi qu'une chute de personnage de cour, disgrâce ou etc. mais comme une caava doit avoir lieu».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 9-го (21-го) апръля 1827 года.

100. Слово «качели» въ кавычкахъ написано императоромъ Николаемъ по-русски. Въ письмѣ графа Чернышева къ барону Дибичу, отъ 12-го апрѣля 1827 года, по тому же поводу сказано:

«On a beaucoup bavardé en ville, lorsque l'ordre du jour a été connu, et quelques uns même, que vous connaissez, d'une manière impermise; actuellement ce sujet de conversation tombe».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 1048).

101. Сообщая барону позднѣйшія извѣстія изъ Грузіи, императоръ Николай 27-го апрѣля (9-го мая) 1827 года писаль:

«Les affaires même à en juger par les rapports ont pris un air d'ordre qui me fait espérer pouvoir bien augurer de l'avenir».

102. Императоръ Николай возвратился изъ Вязьмы въ Петербургъ 19-го (31-го) мая 1827 года.

103. Графъ Сакенъ обнаруживаль въ это время уже поразительные признаки старости. По окончаніи смотра, фельдмаршаль не могъ добхать до квартиры верхомъ; его сняли съ лошади и, разостлавъ коверъ у самой дороги, по которой двигался народъ обратно, сложили старика, который и заснулъ, несмотря на шумъ и топотъ кругомъ. Около него сталъ караулъ и не позволялъ экипажамъ бхать слишкомъ скоро.

Записки М. С. Николаевой: «Русскій Архивъ», 1893 года, книга 3-я, стр. 184.

104. Государь выёхалъ изъ Петербурга 26-го іюля и возвратился изъ поёздки 30-го числа.

105. Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 1048.

На письмѣ рукою барона Дибича написано:

«Хранить въ канцелярін по секретной части до востребованія».

106. Изъ письма М. М. Фока къ генераль-адъютанту Бенкендорфу отъ 14-го сентября 1826 года.

107. Peter von Goetze: Fürst Alexander Nikolajewitsch Galitzin und seine Zeit. Leipzig. 1882, p. 393.

108. На рукописи «Историческаго обозрѣнія» Н. Г. Устряловымъ написано собственноручно:

«Сочиненіе сіе написано мной въ 1841—1842 годахъ и въ свое время было представлено министру народнаго просвъщенія. Министръ не нашелъ удобнымъ докладывать о немъ государю императору. Въ ноябръ мъсяцъ 1846 года попечитель С.-Петербургскаго университета и предсъдатель цензурнаго комитета М. Н. Мусинъ-Пушкинъ, внимательный ко всему благонамъренному, препроводилъ рукопись, по разсмотръніи ея, къ управлявшему министерствомъ императорскаго двора генералъ-адъютанту Адлербергу. Генералъ Адлербергъ представилъ ее императору 1-го декабря 1846 года утромъ и на другой день вечеромъ получилъ обратно, съ повелъніемъ пригласить автора и поручить ему исправить свой трудъ согласно съ сдъланными его величествомъ собственноручными карандашемъ замъчаніями. Всъ сіи замъчанія переписаны слово въ слово красными чернилами въ семъ нарочно снятомъ для того спискъ съ подлинной рукописи.

«Декабрь 1846 года.

Н. У».

- 109. Эта замѣтка была очевидно вызвана воспоминаніемъ о всеподданнѣйшемъ письмѣ Ермолова отъ 3-го марта 1827 года. Въ немъ дѣйствительно встрѣчаются выраженія о неспособности, бездѣятельности, отсутствіи доброй воли, но Ермоловъ нисколько не приписываетъ себѣ этихъ качествъ, но пишетъ, что государь можетъ приписать ему эти недостатки. Притомъ, какъ выше упомянуто, увольненіе Ермолова составляло уже совершившійся фактъ, когда письмо его доставлено было въ Петербургъ.
- 110. Историческое обозрѣніе царствованія государя императора Николая І. Сочиненіе Н. Устрялова. С.-Петербургъ. 1847.
- Н. Г. Устряловъ: «Воспоминанія о моей жизни».—«Древняя и Новая Россія»,
   1880 года, стр. 651.

Біографъ Ермолова пишетъ: «Алексъй Петровичъ былъ очень огорченъ однимъ мѣстомъ въ исторіи царствованія Николая Павловича, которое касается до увольненія его изъ Грузіп. Онъ написалъ письмо къ автору и прочелъ мнѣ уже переписанное набѣло. Я сказалъ нѣсколько словъ за Устрялова; Ермоловъ началъ по обыкновенію отклоняться: «это правда, я напрасно сердился на него, онъ не виноватъ и проч.» (Алексъй Петровичъ Ермоловъ. Матеріалы для его біографіи, собранные М. Погодинымъ. Москва. 1864, стр. 406).

- 112. Николай Барсуковъ: Жизнь и труды М. П. Погодина. С.-Петербургъ. 1895. Книга 9-я. Стр. 178.
- 113. Замётимъ здёсь, что слова «по волё Ермолова» написаны были императоромъ Николаемъ; Устряловъ написалъ, что Паскевичъ немедленно принялъ по высочайшей волё начальство надъ войсками. Государь написалъ съ боку: «неправда». Слова: «по высочайшей волё», зачеркнуты и замёнены: «по волё Ермолова».

Затъмъ остается еще сказать, что на стр. 38 своего «Историческаго обозрѣнія» Устряловъ написаль, что государь назначиль вмѣсто генерала Ермолова главнокомандующимъ генерала Паскевича. Императоръ Николай прибавиль: «вмѣсто уволеннаго по желанію своему Ермолова».

114. По поводу письма А. П. Ермолова въ дневникъ графа П. Х. Граббе читаемъ: (1847 г.) «Письмо А. П. Ермолова къ Устрялову по поводу одного мъста объ немъ въ его исторіи нынъшняго царствованія. Нахожу, что нъсколько вычурно. Главное возраженіе не могло быть высказано по вышинъ, откуда брошена молнія».

Записная книжка графа П. Х. Граббе. Москва. 1888. Стр. 198.

- 115. Передъ отъвздомъ изъ Тифлиса Дибичъ осматривалъ нѣкоторыя части войскъ, двинувшіяся въ походъ; судя по его донесеніямъ, все его вниманіе, при оцѣнкѣ боевой готовности этихъ войскъ, сосредоточивалось на одиночной выправкѣ людей, равненіи при прохожденіи церемоніальнымъ маршемъ и щеголеватою пригонкою мундировъ.
- 116. К. X. Бенкендорфъ, подобно своему брату, шефу жандармовъ, также относился къ Ермолову недружелюбно и недовърчиво. По пріъздъ Дибича въ Тифлисъ Бенкен-

419

дорфъ увъряль его, что общее мнѣніе не позволяеть оставить Ермолова начальникомъ на Кавказѣ. Въ такомъ же духѣ Бенкендорфъ писалъ, конечно, въ Петербургъ.

- 117. 14-го (26-го) іюля къ Паскевичу прибыль изъ Петербурга генералъ-квартирмейстеръ, графъ П. П. Сухтеленъ, и вступиль въ исправленіе должности начальника корпуснаго штаба.
  - 118. Гассанъ-ханъ бъжалъ ночью изъ кръпости Сардаръ-Абада.
- 119. Съ нашей стороны во все время осады убыль доходила до ста человѣкъ убитыми и ранеными.
  - 120. Князь Щербатовъ, т. 3-й, стр. 18.
- 121. «Вообще всё провинціи пристають къ намъ, —доносиль Паскевичь, —такъ что я теперь только стараюсь удержать ихъ отъ лишняго порыва противъ своего прежняго правленія».

Ханы Урмійскій и Хойскій предлагали Паскевичу не только предаться намъ, но и сод'яйствовать истребленію посл'яднихъ войскъ Аббаса-Мирзы.

- 122. Князь Щербатовъ, т. 3-й, стр. 23.
- 123. Всеподданнъйшій рапортъ генералъ-адъютанта Паскевича отъ 29-го октября 1827 года.
- 124. По странной случайности, въ одинъ и тотъ же день утромъ пришло въ Петербургъ извѣстіе о подписаніи Аббасъ-Мирзою предварительныхъ условій мира, а вечеромъ императоръ Николай получиль отъ генерала Ермолова прошеніе объ увольненіи его въ отставку. По этому поводу государь писалъ цесаревичу Константану Павловичу 29-го ноября (11-го декабря) 1827 года:

«Nos troupes sont admirables dans leur conduite dans ce pays et comme Constantin Benkendorf l'écrivait à son frère, fort justement, c'est là le plus beau des lauriers que notre immortel ange ait acquis dans la campagne de 14, car c'est bien de ce moment que notre excellente armée a senti le prix d'une conduite pareille: Yermoloff a failli nous faire perdre cette belle qualité. A propos de lui, n'est-il pas extraordinaire que ce même vendredi matin, j'ai reçu sa demande de démission du service ct le soir le courrier avec les préliminaires de la paix de ce même Tauris où il prètendait que nous ne pouvions arriver que l'automne 1828».

По полученіи приведеннаго зд'ясь отзыва о Ермолов'я, сд'яланнаго императоромъ Николаемъ, цесаревичь отв'ячаль 7-го (19-го) декабря 1827 года:

«Quant au général Yermoloff il doit crever dans sa peau, comme on le dit, et, si jamais Figaro a eu raison, c'est bien le cas de dire, comme il le dit, que les gens d'esprit sont bêtes. Je suis bien peiné de ce qu'il ait tourné de la sorte puisqu'on ne peut lui contester ni des talents, ni du mérite; je vois par l'ordre du jour qu'il vient d'obtenir son congé».

- 125. Архивъ канцеляріи военнаго министерства.
- 126. Указъ правительствующему сенату отъ 15-го марта 1828 года:
- «Въ воздаяніе отличнаго усердія и важныхъ отечеству заслугъ генераль-адъютанта нашего, генерала отъ инфантеріи Паскевича, многими блистательными побъдами, въ продолженіе счастливо прекратившейся нынъ съ Персіей войны пріобрътшаго новую славу нашему оружію и увънчавшаго сіи подвиги заключеніемъ выгоднаго во всъхъ отношеніяхъ мира, коимъ предълы государства распространяются за Араксъ, и присоединяется къ владъніямъ нашимъ область Армянская, —всемилостивъйше жалуемъ его и потомство его въ графское Россійской имперіи достоинство, повельвая ему отнынъ именоваться графомъ Паскевичемъ-Эриванскимъ».
  - 127. Князь Щербатовъ, т. 3-й, стр. 55.
- 128. Н. Глиноецкій: «Русскій генеральный штабъ въ началѣ царствованія императора Николая І». «Военный Сборникъ», 1877 года, № 5.
- 129. На письмо императора Николая отъ 18-го марта графъ Паскевичъ отвѣчалъ государю 12-го апръля 1828 года изъ Тифлиса:

#### «Ваше императорское величество,

#### «всемилостивъйшій государь.

«Ваше императорское величество явили на мнѣ милости необыкновенныя; викогда малыя заслуги подданнаго не были награждаемы столь щедро государемъ милосерднымъ. Памятникъ благотвореній вашихъ увѣковѣченъ на мнѣ и моемъ потомствѣ.

«Никакія слова, никакія выраженія не могуть изъяснить чувствь безпредѣльной сердечной благодарности моей къ государю моему и благодѣтелю; вся жизнь моя, посвящаемая службѣ вашему императорскому величеству, всѣ силы мои и способности да обратятся къ одной цѣли и мысли—заслужить щедроты столь безпримѣрныя.

«Но, бывъ осчастливленъ великимъ благоволеніемъ вашимъ, государь всемилостивъйшій, съ ощущеніемъ радости смѣшиваю прискорбіе душевное: жалобы моихъ подчиненныхъ на строгую мою взыскательность, отчасти справедливыя, дошли до высочайшаго престола; повергаю милосердному воззрѣнію вашего императорскаго величества полную мою въ томъ исповѣдь.

«Съ въчною признательностію къвеликимъ благодъяніямъ вашего императорскаго величества и съ върноподданническою покорностію повергаюсь къ стопамъ государя премилосерднаго,

«вашего императорскаго величества,

#### «всемилостивъйшаго государя

#### върноподданный

«графъ Иванъ Паскевичъ Ериванскій».

Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 5322.

Упомянутую въ письмѣ графа Паскевича исповѣдь намъ не удалось найти въ архивахъ.

Письмо графа Паскевича отъ 12-го апрѣля не приведено въ біографіи его, написанной княземъ Щербатовымъ.

130. Князь Щербатовъ, т. 3-й, стр. 96.

131. На просьбу султана о содъйствін Персін въ войнъ съ Россіею шахъ отвъчалъ: «Когда Персія находилась въ затруднительномъ положеніи и требовала вспоможенія отъ турокъ, то они оставались равнодушными зрителями покоренія областей ея; что, заключивъ нынъ въчный миръ съ Россіею, онъ не можетъ измънить своему слову, но считаетъ обязанностью ходатайствовать за турокъ у императора россійскаго чрезъ своего посланника, котораго намъренъ вскоръ отправить».

Рапортъ графа Паскевича графу Дибичу отъ 10-го (22-го) іюня 1828 года. Военноученый архивъ. Отд. 2. № 2759.

132. «Il faut avouer que les musulmans sont spirituels pour le moment de faire la paix. L'année 1812 les turcs se sont pressés de la signer au moment que Napoléon avec l'Europe à sa suite envahíssait l'empire; maintenant les persans les imitent pour nous faciliter les moyens d'écraser leurs corréligionnaires. La paix est superbe... Aussi Paskévitch a-t-il été fait comte d'Erivan avec une dot d'un million. Voilà comme il faut récompenser... Enfin la chose est terminée, comme il convient à un empereur de Russie. Tout le monde y applaudi, et même les jaloux, les envieux, les critiqueurs, les aboyeurs ne trouvent rien à dire».

Архивъ князя Воронцова. Книга 35-я. Стр. 276.

133. «Je me permets de vous faire mes félicitations plus que sincères sur une autre victoire que vous avez remportée et qui à mon faible avis n'est pas sans conséquence, c'est celle que le tout s'est passé sans le général Yermoloff, qui a été l'idole de l'opinion publique et réputé comme le seul capable dans notre pays. Ceci, à mon avis, est une victoire non moins essentielle et qui fera rentrer bien des gens à leur place avec leurs idées du siècle et subversives de tout ordre légal où le génie doit toujours rempla-

cer ce qui est établi. Vous avez prouvé que l'on a pu se passer de lui et j'en bénis le ciel de tout coeur, c'est une bonne leçon donné à l'univers entier».

Изъ письма цесаревича Константина Павловича къ императору Николаю отъ 24-го марта (5-го апръля) 1828 года.

134. Письмо цесаревича Константина Павловича къ А. П. Ермолову, отъ 25-го іюня 1816 года.

Выражая въ этомъ письмѣ опасенія, чтобы Персія не перевела много православныхъ, цесаревичъ пишетъ: «Впрочемъ все зависитъ отъ миссіонерства послѣдника общества Грубера. У насъ все смирно и слава Богу хорошо; Гдѣло идетъ впередъ, но хлопотъ и работъ много. Заднихъ дверей у насъ нѣтъ, и хотя вы и увѣрены, что я послѣдникъ Грубера, но въ оправданіе скажу вамъ, что для этого слишкомъ горячъ, строгъ и откровененъ».

Цесаревичь любиль приравнивать Ермолова кы извѣстному своею хитростью іезуитскому патеру Груберу и писаль: «Я всегда кы вамы какы вы душѣ, такы и на языкѣ, а вы, любезнѣйшій и почтеннѣйшій другы и товарищь, иногда и сы обманцомы бывало». (Изъ письма оты 17-го февраля 1817 года).

135. Когда Ермоловъ произведенъ былъ въ генералы отъ инфантеріи, цесаревичъ писалъ ему 5-го марта 1818 года:

«До стойному достойное! Истинно отъ всего сердца я весьма обрадованъ былъ повышеніемъ вашимъ, п отъ всей искренности спѣшу вашего высокопревосходительства поздравить съ онымъ. Всякъ, кто безпристрастенъ и не терзаемъ завистью, знавши дарованія ваши, вѣрно будетъ для пользы отечества доволенъ симъ».

136. 28-го іюня 1826 года генераль-адъютанть Дибичь донесь цесаревичу рапортомъ, что государь просить его высочество: «всёхъ прикосновенныхъ къ слёдствію варшавскаго комитета лиць, принадлежащихъ къ россійскимъ губерніямъ, отъ Польши присоединеннымъ, по совершенному окончанію производящагося объ нихъ изысканія, приказать отправить въ С.-Петербургъ ко мнѣ, для посаженія ихъ въ крѣпость и преданія суду на основаніи россійскихъ узаконеній».

Une haute cour nationale connaîtra des crimes d'état et des délits commis par les grands fonctionnaires du royaume, dont le sénat décrète la mise en jugement d'après l'article 116. La haute cour est composée de tous les membres du sénat.

(Article 152).

137. Lisicki: Le marquis Wielopolski. Vienne. 1880. T. I, 1, p. 76.

138. «Quant à ce que vous me dites de ce que vous ne pouvez comprendre comment est-ce que l'on peut qualifier de tendance éloignée la connaissance d'un complot qui avait pour but l'assassinat du roi et de sa famille,—ceci peut paraître au premier aperçu; mais le crime de ceux qui le servaient, d'après les lois existantes ne peut être qualifié que de non révélation, chose tout à fait distincte et prévu par le code. Quant à l'assassinat même et que les russes provoquaient, il est prouvé par les dépositions des prévenus tant russes que polonais que ces derniers s'y sont constamment refusés et n'on pas voulu seulement entendre parler, mettant en avant qu'aucun régicide n'a entaché la nation polonaise. Le crime donc consiste purement dans la non révélation de ce fait. La tentative éloignée dont il est fait mention se rapporte donc purement et simplement au désir du renversement du gouvernement actuel en profitant pour l'exécuter sur les changements qui auraient pu arriver en Russie et, comme l'époque n'en était pas fixée, il ne peut donc être autrement dénommé comme il l'a été par le procureur général, surtout vu les dépositions même des russes qui le remettaient d'année en année».

Изъ письма цесаревича Константина Павловича къ императору Николаю отъ 30-го ноября (12-го декабря) 1827 года.

Въ письм'в императора Николая къ цесаревичу отъ 23-го ноября (5-го декабря 1827 года, на которое ссылается Константинъ Павловичъ, государь пишетъ: «J'ai achevé la lecture de la première partie de l'acte d'accusation . . . . Je ne cache donc pas à Grabowski que cette lecture ne m'a entièrement satisfait, car je ne comprend pas la manière dont on peut qualifier de tentative éloignée la connaissance d'un complot

(par quelques uns des prévenus) dont le but avoué, permanent était l'assassinat de leur roi et de sa famille. Il y a d'autres expressions aussi que je ne trouve pas bien choisies».

139. «La mercuriale a été reçue avec respect et soumission, mais pas avec persuasion, d'après tous les rapports qui me parviennent de différentes parts; au reste à quoi peut-on s'attendre d'êtres semblables et à un ramassis comme le sont les sénateurs dans la majorité de ce pays-ci. Pourtant il faut être juste qu'il y en a entre eux qui sentent le faux pas qu'ils ont fait et sont repentants. Au lieu de sentir la délicatesse de votre procédé envers eux, en leur faisant faire des reproches à huis clos, il y en a qui l'attribuent à ce que l'on n'a pas osé le faire publiquement et qu'au reste ils ont emporté la prise en délivrant des patriotes qui faisaient tout pour la patrie. C'est l'interprétation qui court entre la jeunesse oiseuse et, surtout, entre les étudiants; ils deviennent de jour en jour plus insolents et plus audacieux et surtout depuis l'enterrement du palatin Bielinski. J'en ai déjà prévenu le gouvernement et de la grande urgence qu'il y a de remettre toute cette jeunesse turbulente à l'ordre; tous les êtres bien pensants le sentent et sont de mon avis; mais je ne sais à quoi cela tient, les mesures que l'on croit pouvoir prendre ne répondent pas à l'urgence du cas. Il est à remarquer que la jeunesse studieuse a pris une tendance très remarquable pour le mal depuis peu, et je serai assez porter à le croire, qu'elle est guidée du dehors et nommément du duché de Posen et de la France; au reste tout le monde dirigeant est averti et l'on fait tout son possible pour prévenir et réprimer le mal s'il venait à se manifester d'une manière plus hostile».

140. Графъ Грабовскій, Шабанскій, Родовицкій, Оскерко, Іосифъ Булгаринъ, Сержпутовскій, Довнаровичъ, Дочевскій, Кленковскій, Дерамеръ, Дениско, графъ Грохольскій, Ленкевичъ, Рокицкій и графъ Мощенскій.

141. Письмо генералъ-адъютанта Бенкендорфа къ барону Дибичу, отъ 9-го (21-го) марта 1829 года. Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 961.

142. 24-го октября (5-го ноября) 1827 года Рибопьеръ писалъ изъ Буюкъ-дере графу Палену, управляющему Новороссійскими губерніями:

«Un combat terrible entre les escadres alliées et la flotte Turco-Egyptienne a eu lieu à Navarin le 8 (20). La flotte turque a été détruite. Cette nouvelle étant parvenue ici a plongé la Porte dans un état de stupeur et d'exagération. La seule mesure qui semble arrêtée jusqu'ici, c'est d'empêcher les bâtiments russes, français et anglais de sortir. Je crains qu'on n'arrête ma poste; je n'ai pas de nouvelles de Smyrne depuis cinq jours, quoique j'en attend de l'amiral Heyden et que mes collégues aient à en recevoir de leurs amiraux. La Porte pourrait se porter à quelque excès contre nous. Je ne crois pas ma position sans danger. Ne laissez sortir aucun bâtiment russe du port d'Odessa jusqu'à ce que vous recevriez de mes nouvelles et envoyez cet avis à Pétersbourg, Greig et au comte Wittgenstein. Bonjour, cher Pahlen. Dieu veuille que cette crise ne soit que passagêre. Je vous embrasse en me recommandant à votre souvenir.

«Ribeaupierre».

По полученіи этого письма, графъ Паленъ отправиль немедленно изъ Одессы, 30-го октября (11-го ноября) 1827 года, нижеслѣдующее всеподданнѣйшее донесеніе:

«Вашему императорскому величеству всеподданнъйше представляю письмо полномочнаго министра при Портъ Оттоманской, тайнаго совътника Рибопьера, сейчасъ мною полученное, о важномъ сраженіи, происшедшемъ при Наваринъ между соединенными и турецко-египетскимъ флотами, въ которомъ сей послъдній совершенно истребленъ. Свъдъніе сіе доставлено сюда и партикулярнымъ образомъ шкиперомъ коммерческаго судна, бъжавшаго изъ пролива, который объявляетъ, что поводомъ сраженія было дерзкое поведеніе начальниковъ турецкаго флота, которые, не принимая никъкихъ миролюбивыхъ предложеній со стороны союзниковъ, желали дъйствовать военною силою и даже стръляли въ парламентеровъ, изъ коихъ одинъ, племянникъ англійскаго адмирала, убитъ. Шкипера коммерческихъ судовъ, прибывшихъ въ Одессу изъ пролива въ четыре дня, присовокупляютъ, что флотъ вашего императорскаго величества, бывъ въ самомъ пылу сраженія, болъе всъхъ отличился, но что корабль «Азовъ» пострадаль нъсколько.

«При семъ всеподданнъйше доношу вашему императорскому величеству, что о пріостановленіи отправленія въ Константинополь коммерческихъ судовъ подъ россійскимъ флагомъ сдълано отъ меня надлежащее распоряженіе по всёмъ ввъреннымъ мнъ портамъ, съ дружескимъ предвареніемъ о томъ и судовъ подъ англійскимъ и французскимъ флагами.

«О настоящемъ случаъ увъдомлены мною главнокомандующій 2-ю армією и вицеадмиралъ Грейгъ».

Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2599.

Наваринское сраженіе сопровождалось слѣдующимъ случаемъ въ Рени, о которомъ донесъ 3-го (15-го) ноября 1827 года командиръ военной брандвахты:

«Сего числа въ 5 часовъ пополудни турецкое судно, проходя мимо брандвахты, было, по заведенному порядку, опрашиваемо, откуда и куда слѣдуетъ. Имѣя ходъ сильный и будучи въ полномъ своемъ грузу, почти промчалось мимо миѣ ввѣреннаго поста, крича гвалтомъ: «Война, война! Гибель русскимъ!»

«Соображая сін дерзости съ полученными отъ галацкой агенціп изв'єстіями, за нужное считаю о томъ ув'єдомить».

Галацкія изв'єстія заключались въ томъ, что въ Браиловѣ былъ читанъ султанскій фирманъ, чтобы всѣ военные чины быди въ готовности и при своихъ постахъ и чтобы цѣпь выставить со стороны Молдавіи, по обоимъ берегамъ Серета, дабы наблюдать, съ которой стороны послѣдуетъ нападеніе.

- 143. Der Russisch-Türkische Feldzug 1828 und 1829. Berlin. 1845.
- 144. Австрійскій дипломать Прокешь-Остень справедливо зам'єтиль: «Avant Navarin les grecs n'avaient en leur faveur que dix chances sur cent, ils en ont aujourd'hui soixante dix contre trente».
- 145. Записки графа Александра Ивановича Рибопьера. «Русскій Архивъ», 1877 года, стр. 23.
- 146. 22-го ноября 1827 года Рибопьеръ писалъ графу Витгенштейну изъ Перы: «Наконецъ дѣла наши съ Портою приняли оборотъ рѣшительный; истощивъ безполезно всѣ средства убѣжденія, я и сотоварищи мои, французскій и англійскій послы, выѣзжаемъ отсюда».

Письмо Рибопьера получено было въ Тульчинъ 7-го декабря.

Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2578.

**147.** Рибопьеръ писалъ 5-го (17-го) декабря 1827 года генеральному консулу Минчаки въ Букарестъ:

«Ayant vainement attendu un vent favorable pour me rendre à Odessa et ne pouvant plus prolonger mon séjour ici, je me suis décidé à me rendre à Trieste . . . Je crois encore une fois pouvoir vous assurer que d'après toutes les apparences aucun ture ne passera le Danube et que vous pourrez par conséquent rester dans les principautés sans inconvénient jusqu'aux ordres que vous recevrez de m. le comte de Nesselrode».

148. Ho словамъ Mеттерниха: «L'événement de Navarin, ses causes et ses suites plus que probables, tout place sa majesté impériale dans la situation morale la plus pénible. Je vous avouerai même que dans le long cours de plus de huit ans que j'occupe une place qui me met en contact journalier avec sa personne, je n'ai jamais vu notre auguste maître ni plus douloureusement affecté ni plus activement inquiet».

Mémoires de Metternich, t. 4, p. 404.

149. «Dans cet écrit le comte de Nesselrode s'exprime en vrai bravache.... C'est ainsi qu'ont pensé et parlé Carnot et Danton avec ceux qui les ont copiés plus tard. Ils n'en ont pas moins été ecrasés par les «vieux et ennuyeux principes», et c'est ce qui arrivera également au comte de Nesselrode avec ces rodomontades».

Mémoires de Metternich, t. 4, p. 416.

150. Е. Өеоктистовъ: Борьба Греціи за независимость. С.-Петербургъ. 1863. Стр. 169.

151. Контръ-адмиралу де-Риньи императоръ Николай пожаловалъ орденъ св. Александра Невскаго.

152. Графа Гейдена императоръ Николай наградилъ орденомъ св. Георгія 8-й степени и чиномъ вице-адмирала. Въ числѣ отличившихся русскихъ моряковъ находились капитанъ 1-го ранга М. П. Лазаревъ, будущій начальникъ Черноморскаго флота, равно какъ и лейтенантъ П. С. Нахимовъ и мичманъ В. А. Корниловъ — все имена, стяжавшія себѣ впослѣдствіи всемірную извѣстность.

«Вообще въ теченіе этой кампаніи выказались блестящія дарованія Лазарева въ управленіи эскадрою, состоявшею по большей части изъ полустнившихъ судовъ и неопытной команды, въ образованіи отличныхъ офицеровъ, въ умѣніи узнавать въ молодыхъ людяхъ достойныхъ себѣ преемниковъ и пріобрѣсть уваженіе и пріязнь лучшихъ моряковъ англійскаго флота». (Исторія вмѣшательства Россіи, Англіи и Франціи въ войну за независимость Греціи, С.-Петербургъ. 1862. Стр. 29).

153. Лондонскій договоръ 24-го іюня (6-го іюля) 1827 года.

154. «Pour vous donner une idée de la besogne que j'ai eue, figurez vous que cette nouvelle 1 est venue me surprendre le soir même du jour que le courrier porteur de la nouvelle de la bataille de Navarin, m'était arrivée!--Voilà bien d'une autre affaire!--Je ne me suis pas étonné de la chose, car, selon moi, elle était la conséquence très naturelle des clauses du traité 2, qui mettaient nos escadres dans le cas, selon moi, immanquable d'en venir à l'extrémité pareille, sitôt que les turcs persistaient à céder aux insinuations autrichiennes, que tout ce que nous faisions sous le nom d'alliance n'était qu'une mauvaise farce et que faisant les obstinés dans leurs idées d'extermination, ils nous mettraient dans le cas de faire crouler tout notre traité d'alliance par crainte d'en venir à des extrémités. Hé bien!—le cas prévu est arrivé; des parlementaires ont été tués, la destruction de la flotte s'en est suivie et a prouvé à l'Europe étonnée combien nos résolutions d'en finir étaient sérieuses, sincères et combien sincère et franche était l'union de nos trois cours dans cette délicate affaire. Chose unique dans l'histoire, les trois pavillons les plus hétéroclites réunis et combattant comme des frères d'une même nation! Je m'attends toujours, d'après le même principe que nous devons suivre fidèlement, à quelque coup semblable contre les grecs, si eux de leur côté ne finissent l'infâme métier qu'ils font; les ordres les plus sévères sous ce rapport ont déjà été donnés et j'engage instamment mes alliés à les répéter encore le plus solennellement possible, pour prouver que nous ne sommes dans cette affaire ni grecs, ni turcs, mais que nous persistons à user de tous nos moyens pour faire fiinir cette infâme lutte de part et d'autre et que nous ne désirons qu'ordre et tranquillité. Avant que ce but, tant et si longuement désiré, ne fut atteint, il est très possible toujours par les mêmes causes, qu'une guerre s'en suive; déjà je sais que l'empereur d'Autriche, dans le premier moment de peine à la réception de cette nouvelle, a dit: «Si je ne suivais que mon sentiment je ferais marcher 100.000 hommes pour soumettre la Morée, mais je sens que je ne puis le faire»!---Cela joint à d'autres nations nous commande la plus grande circonspection».

(Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 12-го (24-го) ноября 1827 года).

155. Повидимому, генераль-адъютантъ Бенкендорфъ, подобно цесаревичу Константину Павловичу, также не слишкомъ сочувствовалъ обороту, данному въ то время нашей политикъ въ восточномъ вопросъ, если судить по слъдующему отрывку его записокъ:

«Посреди стеченія взаимныхъ неудовольствій и недов'врчивости, Европу вдругъ поразило неожиданное изв'єстіе о кровавой Наваринской битв'є. Нашъ флоть вм'єсті съ англійскимъ и французскимъ сражался противъ оттоманскаго, сжегъ его, захватилъ турецкія суда и матросовъ. Какъ было изъяснить, что этотъ лютый бой, истребившій соединенныя морскія силы Турціи и Египта, произошелъ единственно отъ недоразу-

<sup>1</sup> Императоръ Николай получиль извъстіе о занятіи нашими войсками Тавриза.

<sup>2</sup> Лондонскій договоръ 24-го іюня (6-го іюля) 1827 года, заключенный между тремя державами: Россією, Англією и Францією.

мѣнія и не долженъ имѣть никакого вліянія на прерваніе добраго согласія между сказанными кабинетами и константинопольскимъ дворомъ? Нужно ли прибавлять, что такое странное изъясненіе трудно было Портѣ понять и еще труднѣе съ нимъ согласиться? Съ этого времени отношенія къ намъ Турціи стали еще хуже; наша торговля подверглась новымъ притѣсненіямъ, данныя въ Аккерманѣ обѣщанія остались неисполненными, и наконецъ явный разрывъ былъ неминуемъ. Начались приготовленія къ войнѣ».

156. «Quant à la victoire de Navarin, tout en reconnaissant la valeur et le courage de notre marine et en leur faisant mes félicitations du fond de mon coeur, je ne puis que déplorer et les motifs et les résultats et les suites incalculables de cette victoire navale: l'anglais en vrai Machiavel a sû profiter de la situation du russe et du français qui, dans tous les cas, étant mis au pied du mur ne pouvaient qu'accepter la proposition du combat sans être taxés de timidité ou de poltronnerie. Le russe y est pour sa bonne foi, le français pour sa bêtise et l'anglais seul pour son avantage en détruisant une flotte n'importe quelle, qui pût lui faire un peu d'ombrage, ayant pour principe de ne mépriser aucune nacelle sur eau. Pardon, cher frère, de vous exposer ces idées; elles ne tirent à aucune conséquence vous venant d'un homme dont la nullité est le partage, mais je le devais à ma loyauté et ma franchise et comme un tribut de franchise que je vous doit et ne pouvant et ne devant rien vous cacher; c'était ma marche envers feu notre immortel empereur et le sera toujours le même envers vous, jusqu'à ce que vous n'en ordonnier autrement».

(Изъ письма цесаревича Константина Павловича отъ 20-го ноября (1-го декабря) 1827 года).

157. Оцѣнка политическаго значенія Наваринскаго боя, сдѣланная императоромъ Николаемъ, сходится вполнѣ съ мнѣніемъ Джона Росселя, сказавшаго: «Я рѣшительно того мнѣнія, что эта блистательная побѣда была необходимымъ результатомъ Лондонскаго договора. Кромѣ того, я полагаю, что это была одна изъ самыхъ честныхъ побѣдъ, одержанныхъ оружіемъ какой либо державы отъ начала міра».

158. «L'affaire de Navarin toute désastreuse qu'elle ait été pour les turcs, n'est qu'une conséquence naturelle et légale du traité qui a été longtemps d'avance déclaré à la Porte et déclaré parce que c'était le seul moyen de faire cesser un ordre de choses incompatible avec un ordre légal dans cette partie du monde. Cinq années ont prouvé que la Turquie ne pouvait terminer elle-même une lutte infâme de part et d'autre. L'Angleterre l'aurait terminée à elle seule et comme il lui convenait; je ne pouvais le souffrir, car c'eut été lui céder de bon gré le droit d'y faire ce que bon lui semble dans le sens exclusif non du bien de la chose en général, mais bien pour ses intérêts exclusifs. Il fallait la forcer donc à s'engager à la face de l'Europe de renoncer à toute vue d'avantages exclusifs dans ces contrées—voilà la raison du traité du 6 Juillet. La France par défiance y est entrée, et tant mieux; les voilà liées; nous y sommes comme contrepoids ou antidote; les conséquences en seront non une république ou des républiques, mais la cessation de la part des turcs et des grecs, que nous allons à leur tour mettre à la raison, de toute hostilité, et le rétablissement de la liberté de commerce dans ces parages,-point trop important pour tout notre midi pour que je puisse en confier le soin ni aux anglais, ni même à l'ami Metternich. Maintenant si la guerre doit avoir lieu, c'est une conséquence fort malheureuse et fort probable même à la déraison des turcs, et voilà où il m'est impossible de rien préciser d'avance».

(Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 29-го ноября (11-го декабря) 1827 года).

159. «Quant à l'affaire turque, elle est bien d'une autre conséquence; les nouvelles que nous en avons ici sont tellement contradictoires que réellement on ne sait à quoi s'en tenir. Dans tous les cas, si la guerre a lieu ou non, la cause des grecs n'en sera pas pour cela terminée; elle est trop embrouillée, trop compliquée pour ses résultats et pour ses intérêts pour que l'on puisse dès à présent porter un jugement définitif. D'après ce que j'en pense, toute politique mise à part ainsi que les intérêts particuliers des puissances européennes, cette cause grecque est la cause du jacobinisme pur et simple et n'en

déplaise au dire de m-r le président Capodistrias, qui peut vouloir la faire envisager sous un autre point de vue pour le moment, n'en est pas moins du jacobinisme ou bien du libéralisme qui l'a remplacé dans ce siècle. En résumé, c'est la cause de l'émancipation des peuples par la révolte contre leurs gouvernements légaux, et si l'on l'admet où que ce soit, elle entraîne des conséquences semblables à l'infini et encouragées par la réussite et le soutien que l'on y a données. J'ai le droit plus que personne d'en parler et de dire hautement ma façon de penser, puisque je l'ai dite au comte lui-même et que je n'ai pas changé d'avis à ce sujet dès le principe de l'insurrection. Je dirai plus que, si les chances des événements tournent à l'avantage des grecs, ce qui est fort probable, nous verrons le comte changer de conduite, augmenter ses prétentions et, en résumé, établir un ordre républicain et un état qui remplacerait celui des turcs. Alors, j'oserai demander ce que l'on aura gagné au change?

«La cause a été et est appuyée par toutes les têtes révolutionnaires du monde entier; y prêter les mains — c'est se mettre de pair et compagnie avec eux, et déja l'on a été trop loin, d'après ce que j'en pense, par la reconnaissance du président d'un état révolutionnaire et de fait et non de droit. C'est l'histoire des états du midi de l'Amérique qui, à mon avis, devraient être détruits aujourd'hui même et non demain, si toute fois on pouvait y parvenir».

«L'opinion publique, comme on l'appelle de nos jours, est une peste et si les gouvernements s'y soumettent et assissent d'après il n'y a plus de bornes puisqu'elle est aussi versatile que le vent,—c'est au gouvernement à la diriger et non de la suivre pour avoir la majorité du moment; il faut penser aux conséquences. Au reste les grecs si vantés pour leurs malheurs, sont aussi peu civilisés et sont aussi plus barbares que les turcs que l'on veut leur faire remplacer. Voilà ma profession de foi, elle peut déplaire à bien du monde, ce qui ne m'importe guère, mais elle n'en restera pas moins la même. Il ne faut pas admettre chez autrui ce qu'on ne souffrirait chez soi».

(Изъ письма цесаревича Константина Павловича къ императору Никодаю отъ 7-го (19-го) декабря 1827 года).

Въ такомъ же духѣ цесаревичъ писалъ и въ слѣдующемъ году, предъ самымъ открытіемъ кампаніи на Дунаѣ, 24-го марта (5-го апрѣля) 1828 года.

«Quant à votre politique et à vos mesures envers les turcs, il ne me reste qu'à former les voeux les plus sincères pour que tout finisse à votre gloire et pour le bien-être de notre pays; mais je me permettrai d'observer que la cause des turcs est une et celle des grecs une autre chose. Je ne conçois pas comment est ce que l'on peut exiger des premiers la clause de devoir gouverner les seconds de telle ou telle manière; si c'était le cas, on pourrait à juste titre exiger de nous de gouverner tel peuple de notre dépendance, de la même façon, d'après les intérêts de nos voisins. Peut-être je ne sais ce que je dis, mais je vous dois ma franchise de vous exposer mes idées telles qu'elles me viennent, puisqu'à mes yeux la justice est partout justice et elle est immuable; le vieux proverbe dit: «ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse».

160. Султанская прокламація начиналась прямымъ обращеніемъ къ Россіи:

«Всёмъ здравомыслящимъ людямъ извёстно, что какъ всякій мусульманинъ естественно есть смертельный врагъ невёрныхъ, такъ и невёрные суть равномёрно смертельные враги мусульманъ, и что наипаче дворъ Россійскій есть непримиримый врагъ народа мусульманскаго и Оттоманской имперіи».

161. «Enfin nous sommes dans une grande crise politique. Il est très difficile d'en calculer le dénouement; le fait est que l'empereur est calme, attend les événements, se prépare à tout ce qu'ils peuvent avoir de plus difficile et restera toujours loyal et modéré. Si cela déplait à quelques cabinets, au moins les peuples y applaudiront, et c'est une grande balance dans les affaires de nos jours». Архивъ князя Воронцова. Книга 35-я, стр. 275. (А. Х. Бенкендорфъ графу М. С. Воронцову 12-го марта 1828 года).

162. Въ февралъ 1828 года графъ Нессельроде писалъ въ Лондонъ князю Ливену: «Nous ne connaissons pas d'état qui puisse permettre que son commerce soit ainsi arrêté, ses sujets maltraités, son honneur insulté, ses traités foulés aux pieds. Nous ne

connaissons pas d'état qui puisse laisser des actes pareils impunis et ne point chercher dans des mesures de répression la garantie d'un avenir moins contraire à ses intérêts. Les droits de la Russie à cet égard sont incontestables, indépendants de toute transaction avec des puissances tierces, et ils ne sauraient provoquer leur opposition, de même qu'ils ne demandent pas leur concours».

163. Въ деклараціи, обнародованной тогда русскимъ правительствомъ, обращаютъ на себя вниманіе слѣдующія заключительныя ея строки, свидѣтельствующія о безкорыстныхъ видахъ, отличавшихъ политику императора Николая:

«Принужденная употребить силу для защиты правъ своихъ, Россія, вопреки разглашеніямъ Порты, не имѣетъ ненависти къ сей державѣ, не умышляетъ ея разрушенія. Если бы намѣренія нашего правительства были устремлены къ войнѣ непримиримой и къ сокрушенію Турецкой имперіи, оно давно бы воспользовалось однимъ изъ бозчисленныхъ, непрестанно представляющихся случаевъ къ разрыву. Россія не имѣетъ и видовъ честолюбія; довольно предметовъ для заботливой попечительности ея правительства въ обширныхъ странахъ, ему подвластныхъ».

Нельзя сказать, чтобы русскій офиціальный переводь деклараціи, подлинникъ которой написанъ на французскомъ языкѣ, отличался точностію. Достаточно привести для сравненія по-французски послѣднія вышеприведенныя слова деклараціи: «Assez de pays et de peuples reconnaissent ses lois; assez de soins s'attachent à l'etendue de ses domaines».

164. Въ силу указа 12-го апръля генералъ-интендантъ второй арміи, генералъ-майоръ Мельгуновъ, оставаясь въ своемъ званіи, долженъ былъ состоять подъ начальствомъ главноуправляющаго Абакумова.

165. Одинъ изъ такихъ фазисовъ обозначился, напримѣръ, въ слѣдующемъ письмѣ графа Нессельроде къ графу Дибичу отъ 4-го декабря 1827 года:

«Je vous restitue, mon cher comte, le rapport du comte Wittgenstein qui me semble s'exagérer extrêmement les difficultés de l'occupation des principautés. L'idée d'une explication préalable avec l'Autriche a été, comme vous devez vous en rappeler, prise en mure considération et rejetée comme déplacée et même, je vous l'avouerai, comme un peu ridicule. D'après ma plus intime conviction il m'est impossible de lui supposer l'intention de nous prévenir dans l'occupation des principautés. Ce sont de ces mesnres que pourrait prendre Bonaparte, d'audacieuse mémoire, mais ni l'empereur François, ni même son principal ministre, n'ont fait preuve jusqu'ici d'une pareille témérité. D'ailleurs je ne comprendrai même pas trop comment ils pourraient effectuer une opération aussi hardie. Il faudrait pour cela qu'ils eussent munis leurs généraux sur les frontières d'ordres éventuels et d'une latitude qui ne sont pas dans leurs habitudes. Je ne doute donc pas qu'une colonne poussée avec vigueur de Reni sur Boucarest n'ait le temps de les prévenir partout. Au reste d'après les derniers rapports de Ribeaupierre, il paraît que la Porte, tout en laissant partir les représentants, continuera à éviter soigneusement de nous fournir aucum grief direct. L'entrée de nos troupes sur le territoire Turc devra donc nécessairement être arrêtée en commun avec nos alliés, ce qui nous donnera également le temps d'eclaircir davantage l'attitude que l'Autriche sera disposée à prendre au milieu de cette complication. D'après cette considération il me semble que d'autoriser le comte Wittgenstein à mettre son armée des à présent sur le pied de guerre serait prématuré».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2563).

166. «Tout jusqu'à ce moment est tranquille sur la frontière turque, et ce ne sera pas moi qui commencerai, à moins que je n'y sois forcé par les circonstances prévues par le traité».

Императоръ Николай — цесаревичу Константину Павловичу 28-го ноября (5-го декабря) 1827 года.

167. «Mes résolutions sont prises; elles sont irrévocables et en cela les turcs nous ont rendu un vrai service», писаль императоръ Николай цесаревичу Константину Павловичу 17-го февраля 1828 года.

168. Принцъ Евгеній, ничего не знавшій объ этихъ намѣреніяхъ императора Николая, замѣчаеть въ своихъ запискахъ, что, если бы государь послалъ польскую армію

въ Турцію, то въ 1830 году въ Польшт не вспыхнула бы революція. «На полт битвы быстро заключается братскій союзъ, — пишетъ принцъ, — къ тому же поляки храбрые солдаты, а безъ ихъ содъйствія возстаніе было бы немыслимо».

169. 15-го (27-го) февраля 1828 года цесаревичъ Константинъ Павловичъ писалъ фельдмаршалу графу Сакену, что, находясь въ Петербургѣ, «нимало не скрывая, откровенно и гласно» высказывалъ мнѣніе, «начиная сіе предъ самимъ государемъ императоромъ, что имѣть намъ войну нѣтъ никакой въ виду пользы. Начать оную весьма легко; какой же будетъ конецъ, одному только Богу извѣстно. Надѣяться на свою силу не можно. Наполеонъ показалъ надъ собою разительный примѣръ: при всемъ могуществѣ его какія вышли послѣдствія».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 410).

170. Письмо цесаревича Константина Павловича къ Вильгельму Николаевичу Оливу, отъ 20-го августа (1-го сентября) 1829 года, изъ Франкфурта на Майнъ. «Русскій Архивъ», 1870 года, стр. 425.

171. Для характеристики отношеній между двумя братьями приведемъ здёсь слёдующія строки изъ двухъ писемъ императора Николая къ цесаревичу.

Отъ 15-го (27-го) сентября 1827 года:

«Je puis vous assurer que toute ma vie mon seul désir est d'être constamment digne de vous; s'il m'arrive quelquefois d'être dans le cas d'émettre une opinion qui diffère de la votre, croyez toujours que j'agis d'après ma conscience, le sentiment de l'énorme responsabilité dont je suis accablé et la conviction que toute autre manière de m'acquitter de mes devoirs serait blâmable et ne mériterait pas votre estime, chose à laquelle je tiens plus qu'à toute chose!»

Отъ 2-го (14-го) ноября 1827 года:

«Je voudrais que vous puissiez lire dans mon coeur et vous trouveriez le désir ardent que chaque geste, chaque mot, enfin tout ce que je fais, puisse me mériter vos bontés, votre satisfaction—c'est là le but de mon existence, que ne m'est il toujours possible de vous en donner des preuves; c'est du moins là tout ce que je désire».

172. «Mais en tout état de choses, du calme, pas de précipitation et pas de légèreté, et permettez moi de vous répéter les paroles du maréchal Souvorow qui disait: глазъ впередъ, глазъ назадъ, глазъ направо, глазъ налѣво, et ajoutait à ceci, malgré son horreur des retraites, en prétendant qu'il ne devait pas y en avoir, qu'avant de faire un pas en avant, il fallait regarder en arrière pour voir si on pouvait en faire deux et même quatre».

Цесаревичъ Константинъ Павловичъ императору Няколаю, изъ Варшавы отъ 28-го февраля (11-го марта) 1828 года.

173. См. въ приложеніяхъ переписку по поводу прусскихъ и австрійскихъ вооруженій и предположеній объ участіи польской арміи въ турецкой войнъ.

174. Письмо императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 9-го (21-го) іюня 1828 года, изъ лагеря близъ Траянова вала.

175. Quant aux affaires de l'Orient et puisque vous m'en parlez, je crois de mon honneur et de mon devoir de ne pas vous cacher en rien mon opinion, qui est celle d'éviter toute rupture formelle avec les turcs si ne le faire qu'à la dernière extrémité et sans précipitation. Le mal ne viendra pas de ce côté, mais s'il vient, il viendra de l'Occident, c'est pour cela qu'il fait tout son possible pour nous occuper tant en Perse, contre les turcs et pour les grecs. L'Occident craignait notre force physique, prête à fondre sur lui, s'il bougeait; maintenant que ces forces sont nécessairement divisées, elles imposent moins et nos ennemis d'Occident pourront agir à leur aise. Par cet état de chose, il s'est soustrait pour ainsi dire de notre surveillance. Je parle de ceci généralement, puisque tout bouleversement, n'importe quel, est une atteinte portée à votre dignité et à votre puissance. L'Occident a voulu nous donner de la tablature en Orient et y a réussi a rfaitement. Nous y sommes par nos moyens, nos intérêts et notre bonne foi et risques, orsque l'Occident se soucie fort peu de nous et ayant réussi à détourner notre surveil-

lance de dessus lui, pourra se réunir dans le sens tel qu'il voudra. Mais en tout état de choses, du calme, pas de précipitation et pas de légèreté».

Изъ письма цесаревича къ императору Николаю отъ 28-го февраля (11-го марта) 1828 года.

176. «Je ne me permettrai jamais de vous tracer des principes que vous devez suivre, cher frère, comme vous le dites dans votre lettre, et si la vérité, que je crois être telle d'après ma conscience, vous est parfois exprimée par moi, avec toute la franchise qui me caractérise, ce n'est que l'habitude que j'ai contractéé de le faire auprès de feu notre immortel empereur qui m'y engage et la parole sacrée que je lui ai donnée d'en user de même envers vous, une fois qu'il n'existerait plus et ce qu'il a exigé de moi sous serment».

Изъ письма цесаревича Константина Павловича къ императору Николаю, отъ 24-го марта (5-го апръля) 1828 года.

177. Императоръ Николай впервые упомянулъ о своемъ желаніи имѣть у себя польскихъ офицеровъ въ письмѣ къ цесаревичу отъ 19-го апрѣля (1-го мая) 1828 года:

«J'allais oublier de vous demander si vous ne trouveriez pas très convenable de m'envoyer pour la campagne quelques officiers polonais, pour être près de moi la première fois que depuis la réunion nous avons guerre; si c'est faisable je l'aimerai bien».

178. «Je ne puis assez me louer des officiers que vous avez bien voulu m'envoyer; ils se distinguent partout où l'on les emploie et plusieurs méritent déjà des recompenses. J'espère qu'ils sont contents de leurs camarades qui sont vraiment frères avec eux».

Императоръ Николай — цесаревичу Константину Павловичу 18-го іюля 1828 года, изъ лагеря противъ Шумлы.

То же самое повторено было въ кампанію 1829 года: цесаревичь прислаль въ распоряженіе главнокомандующаго 19 офицеровъ.

179. См. въ приложеніяхъ распоряженія императора Николая по случаю отправленія его въ турецкую кампанію.

Государственный архивъ. Разрядъ II. № 1.

180. Архивъ канцеляріи военнаго министерства: дёло объ образё управленія по военной части во время отсутствія государя императора изъ С.-Петербурга въ 1828 году. Задача, выпавшая на долю графа Чернышева, была не легкая. Онъ писалъ 6-го

(18-го) іюня 1828 года графу П. П. Сухтелену:

«Je mène ici une existence d'enfer, je succombe sous les poids des affaires; en temps de paix, ces deux parties réunies : eraient déjà très fortes pour un seul, à plus forte raison dans le moment actuel; aussi vous qui me connaissiez, vous pouvez bien vous imaginer si je me donne du repos. Puissai-je réussir à bien conduire cette immense besogne. Tout est triste et morne en ville, tous les yeux, toutes les pensées sont tournés de votre côté».

181. «Permettez, cher Constantin, que je vous offre ici mes voeux d'avance pour votre fête qui approche; puisse la divine Providence vous combler en tout de toutes ses bénédictions; puissiez vous être toujours le même pour moi, et dans cet instant solennel, où il peut être écrit là haut que je dois trouver ma fin dans cette campagne, croyez que je vous ai servi avec le même dévouement et que je rendrai mon dernier souffle avec le même sentiment de tendresse et de reconnaissance pour vous qui m'a constamment guidé dans tous les instants de ma vie. Si telle, en effet, était la volonté divine, je quitteral la vie avec le sentiment d'avoir fait mon devoir en honnête homme et avec le regret de n'avoir pu être plus utile à ma chère patrie. Pensez alors à ma pauvre femme, à cet être angélique, auquel je dois depuis onze ans tous les instants heureux de mon existence; veuillez lui tenir lieu de père et d'ami; continuez vos bontés à mes chers enfants et, surtout, au pauvre malheueux qui devra me remplacer! Enfin, sachez alors qu'il vous restera un être dévoué de moins dans le monde. Donnez moi vos bénédictions et accordez moi le pardon pour mes fautes, certainement involontaires, vis à vis de vous».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу, отъ 19-го апръля (1-го мая) 1828 года, изъ С.-Петербурга.

- 182. «Quant à la fin de votre lettre, cher frère, je ne saurai vous dépeindre l'impression profonde et pénible qu'elle m'a fait éprouver. Que le bon Dieu veuille vous faire éprouver tous les biens de cette terre, cher frère, en vous évitant tout mal, et je ne saurai m'arrêter à cette triste idée. J'ose espérer de sa clémence que ses bénédictions vous accompagneront toujours ainsi que notre chère Alexandrine et tous vos enfants, et en vous réunissant tous dans la paix et la tranquillité la plus parfaite. Vous êtes si bon mari et père, qu'il est de toute justice de vous faire goûter longtemps du bonheur domestique dont vous jouissez à si juste titre. Si mes bénédictions vous sont toutefois nécessaires, cher frère, vous les avez en plein et je n'hésite pas certainement à vous les donner, sans me croire autorisé à le faire, mais simplement par dévouement de coeur et réel attachement.
- 183. «Je ne sais pas encore ce que l'Angleterre fera; j'ai tout lieu d'espérer que la France restera fidèle à ses engagements; j'espère donc, avec l'aide de Dieu, que la seule occupation des principautés nous suffira. Nos mesures vont être prises en conséquence, tout en nous préparant à pousser à fond si la nécessité l'exige. L'empereur d'Autriche s'est exprimé envers Tatischew de manière à me faire supposer que nous n'avons rien à craindre de ce côté les armes à la main».
- 184. «Je dois vous avouer, mon cher ami, que cela m'a beaucoup peiné de voir que l'on ne veut pour le commencement qu'occuper les principautés, n'y voyant qu'une demimesure qui paralyse le début de la campagne et qui me fait penser qu'en voulant échelonner les réserves depuis Mohilew jusqu'a Ismail, l'on ait le but d'avoir un corps d'observation contre les autrichiens, ce qui fait croire que les affaires ne trainent de nouveau en longueur. Mon opinion serait qu'une fois la décision prise, il faut agir avec énergie et ne pas marcher en tatonnant. Cela fera un bon effet sur l'Europe, et procurera des avantages à la Russie, en conséquence il serait nécessaire:
- de concentrer les troupes pour effectuer le passage en masse et le même jour sur le Pruth et le Danube;
- «2) de prendre Toultcha et Isaktcha, assiéger Brailoff et occuper jusqu'au rempart de Trajan;
- «3) se porter avec rapidité et avec force sur Boukarest, car il est probable qu'au moment où nous passerons le Pruth, les turcs effectueront le passage du Danube en grande masse pour dévaster la Valachie; les nouvelles que nous recevons viennent à l'appui de cette assertion:
- «4) nos troupes avancées devant être soutenus par de bonnes réserves pour agir à coup sûr et ne pas être dans les cas de se replier, car s'est la première affaire qui décide du succès de la campagne et influe sur le moral de toute l'armée, surtout sur une armée qui a peu d'expérience, après qu'elle n'a pas vu l'ennemi depuis 13 ans;
- «5) comme je n'ai pas le droit d'accélérer la marche des troupes de la 2-de armée, l'on ne peut commencer les opérations, si le tout doit se faire à la fois, que vers le 13 de Mai. Cela n'empêchera pas cependant d'être au pied du Balkan dans les premiers jours du mois de Juin et ce qui est absolument nécessaire.
- «Je suis bien heureux si sa majesté daigne approuver mes idées qui du reste ne changent rien à ses dispositions, excepté que je tiens beaucoup à effectuer le passage le même jour sur tous les points. Je ne doute pas, mon cher ami, que vous ne soyez de mon opinion, car plus que nous tarderons d'effectuer le passage du Danube, plus nous perderons de temps précieux, et cela fera croire à notre ennemi que nous n'agissons pas sérieusement et ce qui encore pire, c'est que cela nous gênera pour les approvisionnements du côté de la mer, ne pouvant être maître des embouchures du Danube. Du reste je n'ai plus rien à vous dire; le général Kisseleft vous exposera l'état de notre armée et différentes choses que nous supplions; j'espère que vous aurez la bonté d'appuyer ces demandes. Je me fais une véritable fête de vous posséder bientôt, cher ami, et de faire encore une campagne avec mon ancien camarade et compagnon de gloire de Kliastizi et Polotzk».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 5322).

185. Въ царствованіе императора Александра даже генералъ Канкринъ занимался разработкою плана войны съ турками. Въ 1819 году онъ представилъ записку подъ заглавіемъ:

«Mémoire secret sur l'expulsion des turcs de l'Europe, surtout par rapport à l'administration militaire, avec un plan de campagne».

Эта обширная записка представлена была при всеподданнѣйшемъ письмѣ генерала Канкрина отъ 4-го апрѣля 1819 года изъ Шклова. Въ упомянутомъ письмѣ между прочимъ сказано: «La permission que votre majesté a daigné m'accorder de présenter à elle un mémoire secret quant à la guerre avec les turcs m'a encouragé de traiter de ce sujet sous tous les points de vue».

На запискъ 1819 года неизвъстный критикъ, читавшій ее, написалъ карандашемъ слъдующія строки:

«Te Deum, diner-galàs, feux d'artifices et festins. Bal officiel au sérail, cancan non officiel au harem! Les épouses du grand-seigneur seront plus ou moins épousées par l'armée victorieuse, le tout pour le triomphe de la foi orthodoxe. Suum cuique».

Въ 1821 году Канкринъ представилъ новую записку по тому же предмету:

«Военныя соображенія о поход'я противь турокъ въ связи съ продовольствіемъ, основанныя на секретныхъ св'яд'яніяхъ депо картъ и на н'якоторыхъ частныхъ матеріалахъ». (Архивъ канцеляріи военнаго министерства).

186. Собственноручная записка генералъ-адъютанта барона Дибича: о дѣйствіяхъ противъ турокъ, отъ 7-го іюдя 1821 года. Военно-ученый архивъ. Отд. 4. № 198.

187. Въ 1821 году генералъ-адъютантъ Дибичъ писалъ:

«Твердость вашего императорскаго величества въ точнъйшемъ наблюденіи объявленнаго въ Лайбахъ намъренія своего въ полной мъръ должна была доказать всей Европъ, что миролюбіе ваше превосходить даже желаніе прекратить бъдствія единовърцевъ. Но усилившіеся безпорядки во всей Турціи и извъстная черта въ характеръ азіатскихъ влад'яльцевъ, что скромность противъ ихъ возраждветъ всегда бол'ве наглости, въ скоромъ времени могутъ принудить насъ къ начатію военныхъ дъйствій. Предусмотрительность вашего императорскаго величества въ политическихъ дълахъ ожидаетъ, конечно, самую крайность къ совершеннъйшему убъжденію всъхъ въ твердомъ миролюбін вашемъ... но великое терпъніе ваше въ пользу общаго спокойствія Европы не можеть, кажется, остановить нужныя приготовленія, дабы тогда, когда самая крайность заставить начать военныя действія, быть въ совершенной готовности решительнымъ и безостановочнымъ ходомъ оныхъ окончить войну въ европейскихъ владвніяхъ Турцін въ одной кампанін; ибо опыты прежнихъ временъ доказываютъ несчастныя последствія медленности, происходящей отъ степеннаго приведенія действующих войска или отъ лишняге раздъленія оныхъ во время самыхъ дъйствій... Нынъшняя война противъ турокъ, по мненію моему, требуетъ самыхъ решительныхъ действій. Уже одни политические виды заставляють желать, чтобы мы овладёли Царьградомъ прежде всякой другой державы».

Залогомъ уси в войны Дибичу казалось тогда «быстрое наступленіе достаточныхъ силъ, которыя поражаютъ и дъятельностью и скоростью всв противостоящія войска, коихъ сообщенія сохраняются слъдующими непосредственно за ними другими войсками нашими, которымъ ввъряются блокады кръпостей и устройство земли».

188. Насколько важно было открыть какъ можно ранѣе военныя дѣйствія противъ Турціи, можно видѣть изъ сообщенія, сдѣланнаго графомъ Виттомъ начальнику главнаго штаба еще 3-го сентября 1827 года: «La puissance turque n'a jamais été plus faible que dans ce moment; ils ne seraient pas en état de présenter une armée en campagne avant le mois de Juin 1828 et alors serait ce encore très insignifiant; ils ne peuvent compter que sur une cinquantaine de milliers de cavaliers qui viendraient de l'Asie et tout au plus 40.000 hommes de faible infanterie».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2599).

189. Генералъ-адъютантъ Киселевъ признаваль эти силы недостаточными, такъ какъ, по его мнънію, занятіе княжествъ потребуетъ въ теченіе войны отъ 30 до 40.000 человѣкъ

190. Судя по именному списку «лицамъ, имѣющимъ быть при главной квартирѣ», подписанному генералъ-адъютантомъ Бенкендорфомъ, число ихъ (включая сюда прислугу, писарей, мастеровыхъ и проч.) простиралось до 300 человѣкъ.

При главной квартирѣ должны были состоять: дивизіонъ лейбъ-гвардіи казачьяго полка, взводъ лейбъ-гвардіи жандармскаго полуэскадрона, казачій его высочества наслѣдника полкъ и 6 фурштадтскихъ ротъ. Лошадей верховыхъ, упряжныхъ, обозныхъ насчитывалось до 550-ти.

- 191. Матвъй Евграфовичъ Храповицкій, генералъ-адъютантъ съ 30-го августа
   1816 года.
- 192. Всеподданнъйшее письмо генералъ-адъютанта Храповицкаго, отъ 30-го мая 1828 года, изъ Петербурга.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 959).

193. Сборникъ И. Р. И. О., т. 78, стр. 304.

Въ этомъ же письмѣ генералъ-адъютантъ Закревскій упоминаетъ о безденежьѣ. Тотъ же аргументъ выставлялся также цесаревичемъ Константиномъ Павловичемъ въ перепискѣ его съ братомъ. Такъ, напримѣръ, въ письмѣ отъ 4-го (16-го марта) 1826 года онъ писалъ государю:

«Vous me dites de plus, que vos finances sont embarrassées,—comment donc voulez vous commencer une hostilité, puisque pour la guerre il faut: de l'argent et de l'argent et, certes, ce n'est pas dans les principautés que vous en trouverez».

- 194. Въ высочайшемъ приказъ отъ 10-го (22-го) мая 1828 года объявлено было особенное благоволение его величества командиру 2-й бригады 4-й уланской дивизи, генералъ-майору барону Гейсмару, за быстрое движение къ Букаресту отряда, ему ввъреннаго, и предохранение тъмъ сего города отъ нашествия неприятеля.
  - 195. 1-го мая 1828 года графъ Дибичъ писалъ государю:

«Послѣднія извѣстія о возможности къ переправѣ на нижнемъ Дунаѣ неудовлетворительны; вода нимало не убыла и покрываетъ берегъ отъ пяти до десяти верстъ на два и на три аршина».

Въ донесеніи же отъ 15-го мая 1828 года графъ Дибичъ пишетъ о безпримѣрномъ въ семъ году разлитіи Дуная.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2518).

- 196. «On hâte tant que l'on peut les préparatifs du passage du Danube près d'Ismaïl, mais le débordement excessif du Danube rend l'opération difficile et longue; nous sommes à chercher un point près de Туртукай, pour y passer en cas qu'il fut plus aisé de l'y faire». Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 16-го (28-го) мая 1828 года изъ Одессы.
- 197. Изъ безчисленныхъ затрудненій, встрѣченныхъ при подготовленіи переправы у Туртукая, здѣсь достаточно указать на то, что 30-го мая 1828 года генералъ Ротъ доносилъ генералъ-адъютанту Киселеву, что для устроенія предположеннаго здѣсь моста нельзя достать якорей, канатовъ и смолы. Поэтому даже 22 лодки, собранныя на рѣкѣ Аржисѣ для употребленія при первоначальной переправѣ, оставались не осмоленными. Заготовленіе лѣса сопряжено было также съ величайшими затрудненіями.
  - 198. Записки Іосифа Петровича Дубецкаго. «Русская Старина» 1895 года, т. 83.
- 199. Императоръ Николай писалъ цесаревичу Константину Павловичу отъ 16-го (28-го) мая изъ Одессы: «J'ai eu un fort accès de fièvre qui m'a tout à fait mis à bas pendant 36 heures. Le lendemain, j'ai dû rester en chambre; enfin le troisième jour, j'en ai été quitté par une forte diarrhée qui m'a remis tout à fait».
- 200. «Эта повздка, со всёми ея удобствами, такъ отличалась отъ обыкновенныхъ путешествій государя, скакавшаго всегда день и ночь и безъ кухни, что показалась мит настоящею прогулкою», пишетъ генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ.
  - 201. Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2754.
- 202. Осипъ Михайловичъ Гладкій, кошевой атаманъ Запорожской сѣчи. «Русская Старина» 1881 года, т. 30-й, стр. 384.

- 203. Заблоцкій-Десятовскій: «Графъ Павелъ Дмитріевичъ Киселевъ и его время». С.-Петербургъ. 1862 года, т. 1, стр. 275.
- 204. Посылая графу Дибичу диспозицію, императоръ Николай писаль своему начальнику штаба:

«Voici, mon cher ami, crainte de confusion et de sois-disants ordres de ma part, mon idée sur l'ordre dans lequel le passage doit se faire; faites y vos remarques, et si vous n'y trouvez rien à changer, faites copier et donner à qui de droit la disposition en son temps. Si vous trouvez quelque chose à changer, marquez le moi».

Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 968.

205. Заблоцкій-Десятовскій: «Графъ ІІ. Д. Киселевъ», т. 1, стр. 277.

206. 3-го іюня 1828 года изъ лагеря при Бабадагѣ графъ Дибичъ сообщилъ графу Чернышеву слѣдующее высочайшее повелѣніе относительно запорожцевъ:

«Государь императорь, одобривь представление генераль-лейтенанта Инзова о водворении въ Аккерманскомъ цинутѣ перешедшихъ къ намъ запорожцевъ, соизволилъ поручить ему надлежащія по сему предмету соображенія, а между тѣмъ высочайше повелѣть соизволилъ помянутыхъ запорожцевъ наименовать Дунайскимъ казачьимъ полкомъ и пожаловать имъ знамя съ надписью: «За храбрость и усердіе, оказанныя при переходѣ черезъ Дунай 27-го мая 1828 года».

Въ заключеніе графъ Дибичъ просиль приказать изготовить въ Петербургѣ знамя, на подобіе пожалованнаго лейбъ-гвардіи Казачьему полку.

207. Der Russisch-Türkische Feldzug in der Europäischen Turkei 1828 und 1829 dargestellt durch Freiherr von Moltke, Major im königlich-preussischen Generalstabe. Berlin. 1845.

Французскій переводь этого сочиненія появился въ 1854 году; въ Россіи же къ переводу классическаго сочиненія Мольтке приступлено было только въ 1873 году, и появилось оно подъ заглавіемъ:

«Русско-турецкая кампанія въ Европейской Турціи 1828 и 1829 годовъ. Сочиненіе графа Мольтке. Съ нѣмецкаго перевелъ Н. Шильдеръ. С.-Петербургъ. 1876».

Переводъ, прерванный Восточною войною 1877 года, быль оконченъ лишь въ 1883 году. (Кампанія 1829 года).

- 208. Графъ Мольтке: «Русско-турецкая кампанія въ Европейской Турціи 1828 и 1829 годовъ. Съ нъмецкаго перевелъ Н. Шильдеръ», стр. 87.
- 209. Въ Бабадагѣ получено было извѣстіе объ успѣшномъ ходѣ осадныхъ работъ, предпринятыхъ противъ крѣпости Анапы. Поздравляя князя Меншикова съ одержаннымъ успѣхомъ, графъ Дибичъ писалъ ему изъ Бабадагскаго лагеря 3-го (15-го) іюня 1828 года:

«Nos affaires ici vont en général bien, mais le siège de Brailof traîne plus longtemps que je ne l'avais espéré. La saison nous protège, les chaleurs ne sont pas excessives et l'herbe est encore bien fraiche. Il n'existe point d'armée turque en deça du Balcan et à peine Hussein-Pacha pourra-t-il rassembler 20 à 30.000 à Choumla, ayant encore assez mal fourni toutes les places du Danube».

Очевидно, что настроеніе графа Дибича было въ ту пору еще вполнѣ оптимистическимъ; вскорѣ уже дальнѣйшій ходъ событій долженъ быль навести его на другія размышленія.

210. Послѣ переправы черезъ Дунай, диспозиціи по 3-му корпусу, а затѣмъ при движеніи главныхъ силъ къ Базарджику, Енибазару и во время обложенія Шумлы, отдаваемыя за подписью генераль-адъютанта Киселева, начинались словами:

«По соизволенію его императорскаго величества г. генералъ-фельдмаршалъ приказалъ объявить слѣдующее на завтрашній день распоряженіе».

Или: «Г. генералъ-фельдмаршалъ съ высочайшей его императорскаго величества воли приказать изволилъ».

Или: «По высочайшей волё г. генераль-фельдмаршаль приказаль объявить къ исполнению слёдующее».

211. 970 убитыхъ и 2.237 раненыхъ; въ этомъ числѣ находились 13 убитыхъ и 110 раненыхъ офицеровъ.

212. По мивнію графа Мольтке, Силистрійская крівпость находилась въ такомъ неудовлетворительномъ положеніи, что до прибытія браиловскаго гарнизопа нечаянное на нее нападеніе представляло віроятіе успіха.

213. Изъ лагеря близъ Базарджика императоръ Николай писалъ цесаревичу Константину Павловичу 30-го іюня (12-го іюля) 1828 года:

«Hier nous avons été joints par le 7-me corps; je l'ai trouvé dans le plus grand ordre, malgré ses pertes et ses fatigues; les derniers jours étaient très fatiguants; pas d'eau et 44 degrés au soleil».

Относительно дальнъйшаго пути къ Козлуджъ государь писалъ:

«La route est fort étroite et difficile; les bois sont infestés par des habitants armés qui tirent et attaquent où ils peuvent impunément et sous ce rapport nous gênent beaucoup».

214. «Nous ne voulons rien précipiter, mais user de tous les moyens pour parvenir à un bon résultat sans rien compromettre».

Такъ писалъ императоръ Николай цесаревичу Константину Павловичу 2-го (I4-го) іюля 1828 года изъ лагеря близъ Базарджика, когда уже рёшено было двинуться къ Шумлѣ съ 3-мъ и 7-мъ корпусами. Результатъ получился какъ разъ обратный содержанію письма.

215. Lacroix: Histoire de Nicolas 1-r. T. 3, p. 360.

216. По поводу Буланлыкскаго сраженія императоръ Николай писалъ цесаревичу Константину Павловичу 18-го (30-го) іюля 1828 года:

«Nous avons eu une fort belle affaire contre près de 10.000 chevaux. C'était une vraie belle manoeuvre et pour la disposition et pour l'exécution».

Датскій посланникъ графъ Бломъ писалъ изъ-подъ Шумлы, 12-го (24-го) іюля 1828 года:

«Sa majesté l'empereur commandait en personne tous les mouvements, et les troupes les exécutèrent avec une précision qui n'aurait pu être plus parfaite aux manoeuvres de Krasnoe-Sélo. Le calme et la tranquillité avec lesquels sa majesté donnait ses ordres étaient admirables, digne du général le plus consommé. Aucun mouvement d'impatience, ni d'humeur, quand même les aides de camp qui avaient mal compris les ordres osèrent lui demander de les leur répéter. Il les leur expliquait avec une clareté et une précision, qui ont provoqué l'étonnement des officiers qui ont toute l'habitude de commander».

«Chaque jour ajoute à la haute opinion que dès le moment de son avénement au trône, ce souverain a su inspirer de son caractère, de ses moyens et de ses talents».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 4445).

217. Графъ Бломе въ письмъ отъ 12-го (24-го) іюля 1828 года пишетъ:

«Sa majesté l'empereur en faisant des reconnaissances journalières, observe des précautions pour ne pas être reconnu par les avant-postes de l'ennemi; mais tout ce qui l'approche de près ne se méprend pas sur la violence que ce jeunc et courageux prince s'impose, en se refusant de braver gratuitement les plus grands dangers de la guerre au milieu des boulets et des balles, et c'est un pénible sacrifice qu'il porte à l'amour de ses peuples, et j'ose ajouter à celui de tout être bien pensant, qui ne peut que reconnaître dans sa conservation le bonheur de la Russie et celui de toute l'Europe. On frissonne à l'idée seule d'un malheur qui puisse lui arriver et auquel sa situation présente ne prête que trop de chances funestes».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 4445).

218. «Les motifs sont fort simples; durant ces trois semaines il n'y avait rien à faire à l'armée qu'à continuer le blocus de Choumla et le siège de Varna; il m'importait de voir ce point moi-même, car je le regarde comme la clef de la campagne, bien plus que Choumla, notre véritable base d'opérations étant sur la mer et le long de la côte».

Изъ письма императора Николая цесаревичу Константину Павловичу отъ 11-го (23-го) августа 1828 года изъ Одессы.

- 219. См. въ приложеніяхъ письмо императора Николая къ графу Дибичу изъ лагеря при Козлуджѣ, отъ 21-го іюля 1828 года.
- **220.** Письмо князя Меншикова императору Николаю отъ 21-го ікля 1828 года, изъ дагеря при Дервенткіой.

«Je serai, sire, demain à la pointe du jour en position sur les hauteurs au N. E. de Varna et je tacherai d'établir un poste fortifié au bord de la mer, ce qui probablement ne pourra se faire qu'à la suite d'un combat. Ce poste établi il me servira de point de départ pour gagner successivement du terrain afin de bloquer la place de ce côté du lac. L'étendue est immense et dans un pays de chicane. Je ne puis me mouvoir que lentement, pour ne pas agir à tatons. Le plateau sur lequel je vais m'établir est une plaine qui prolonge vers Bazardjik et Kawarna, mais ma cavalerie n'est pas en état de la reconnaître, les chevaux sont exténués par défaut de fourage. Dans une reconnaissance que j'ai entrepris hier, un peloton de lanciers n'a pas pu atteindre deux turcs à pied dans la plaine. . . . . . J'expédierai Dellingshausen à votre majesté dès que je pourrai entrer en communication avec l'escadre, et en attendant je l'ai expédié à Tetikiu avec le bataillon de Wellington, il doit revenir ce matin avec deux compagnies et les deux autres pousseront jusqu'à Kawarna, pour ouvrir la communication et revenir avec la brigade de chasseurs. Votre majesté ne pourra voyager qu'avec une forte escorte, le pays est infesté de brigands; il serait urgent avant votre arrivée, sire, de faire battre par de l'infanterie les environs de Kosludji».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2744).

Въ донесеніи къ графу Витгенштейну князь Меншиковъ жалуется на недостатокъ вернового фуража, благодаря которому Бугскій уланскій полкъ скоро спѣшится; артиллерійскія лошади также слабосильны. «Разъѣздовъ для открытія окрестностей почти не имѣю возможности посылать,—пишетъ князь Меншиковъ,—нападать же на турецкую конницу никакъ не осмѣлюсь, по худобѣ лошадей, отъ недостатка фуража происшедшей». Онѣ питались соломою съ крышъ деревни Дервенткіой.

Численный составъ отряда генерала Ушакова, поступившаго подъ начальство князя Меншикова, простирался до 6.500 человѣкъ.

- 221. Въ запискъ князя Меншикова о дъйствіяхъ подъ Варною въ 1828 году встръчается довольно странная замътка: «Осматривая съ позиціи въ зрительную трубу Варну, государь изволиль отозваться князю Меншикову, что эта крѣпость болѣе недъли держаться не можетъ». (Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 4448).
  - 222. 25-го іюля 1828 года князь Меншиковъ писаль графу Дибичу:
- «L'empereur est escorté par la fregate le Standart, qui va prendre les ambassadeurs à Kustendji, le brig Mercure et un pyroscaphe».
- 223. «Tout est dans le vague pour moi quant à l'issue de cette campagne et je ne puis absolument rien préciser sur notre avenir.... j'espère que le bon Dieu nous aidera à nous en tirer, comme il nous a aidé en des occasions bien plus difficiles».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 20-го августа (1-го сентября) 1828 года изъ Одессы.

- **224.** См. въ приложеніяхъ письмо князя Волконскаго къ императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ отъ 27-го іюля 1828 года изъ Одессы.
  - 225. Въ дневникѣ князя Меншикова 9-го августа 1828 года записано:
- «Послѣ обѣда вылазка. Непріятель прогнанъ, отбито у него два знамени. Послѣдній выстрѣль изъ крѣпости ранилъ меня ядромъ, коимъ вырвана внутренность обѣихъ лядвей. На правой ногѣ рана въ 6 вершковъ, а на лѣвой въ 4. Я могъ еще пройти нѣсколько шаговъ, потомъ упирался на адъютантѣ моемъ Д. П. Бурмейстерѣ. Встрѣтившійся лѣкарь Олейниковъ наложилъ первую перевязку. Пока несли меня въ лагерь, я могъ еще распорядиться войсками».

«10-го августа. Отправленъ въ Одессу флигель-адъютантъ Римскій-Корсаковъ съ извъстіемъ къ государю о моей ранъ. Хорошо переношу и съ веселымъ духомъ свое положеніе. Докторъ Павловской говоритъ по-латыни своимъ товарищамъ, что нечего

много хлопотать обо мнѣ, ибо не переживу. Приказанія по отряду отдаеть моимъ именемъ начальникъ штаба, генераль-майоръ Перовскій».

226. Графъ Воронцовъ 13-го (25-го) августа 1828 года писалъ императору Николаю: «Le général Benkendorf m'a communiqué votre volonté à mon égard. Je suis non seulement prêt, mais heureux de vous obéir et je désire seulement justifier votre confiance». (Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2744).

16-го (28-го) августа графъ Воронцовъ принялъ уже подъ Варною начальство надъ отрядомъ князя Меншикова.

227. Записка начальника главнаго штаба арміи, генераль-адъютанта Киселева, отъ 25-го іюля 1828 года (Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2704).

Одна изъ побудительныхъ причинъ, склонившихъ Киселева къ наступательнымъ дъйствіямъ, заключалась въ томъ, «что фуражирное довольствіе становилось съ каждымъ днемъ скуднѣе, и что фуражиры наши должны уже отъ важать на 20 и болѣе версть отъ лагеря, дабы имѣть нѣсколько сноповъ соломы для прокориленія лошадей».

Къ тому же по запискъ сенатора Абакумова (отъ 23-го іюля) оказывалось, что продовольствіе армін подъ Шумлою, съ отрядомъ при Праводахъ, можетъ безостановочно производиться (кромъ фуража) до порчи дорогь отъ дождей, ожидаемой въ концъ августа.

Генералъ-адъютантъ Киселевъ придавалъ взятію Шумлы рѣшающее значеніе для исхода кампаніи, что не свидѣтельствуетъ о вѣрности его военнаго взгляда. Въ одномъ изъ писемъ его, отъ 28-го іюля 1828 года, онъ пишетъ: «J'ai toujours pensé que la prise de Choumla déciderait de la campagne et peut-être de la guerre».

**228.** 13-го (25-го) августа 1828 года императоръ Николай писалъ цесаревичу изъ Одессы:

«Quelle sera notre direction ultérieure m'est encore indécis; je suppose cependant que ce devra être vers Choumla, pour ne pas laisser une verrue pareille à notre dos».

20-го августа (1-го сентября) 1828 года, императоръ Николай въ другомъ письмѣ изъ Одессы снова коснудся этого вопроса въ томъ же неопредѣленномъ смыслѣ:

«A Choumla tout reste dans le même état et ne pourra faire de progrès jusqu'à l'arrivée des gardes, alors il faudra agir vigoureusement pour en finir».

229. См. въ приложеніяхъ французскій подлинникъ письма императора Николая къ графу Дибичу отъ 21-го августа (2-го сентября) 1828 года.

230. Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 5322.

16-го (28-го) августа графъ Дибичъ писалъ по поводу здоровья графа Витгенштейна, еще до полученія имъ высочайшаго выговора: «Le maréchal est au désespoir sur ces événements et a été attaqué par une forte dyssenterie le 15, mais aujourd'hui cela va beaucoup mieux».

231. Даже графъ Дибичъ опомнился во̀-время и писалъ императору Николаю 16-го августа 1828 года:

«J'aime à me persuader que votre majesté sera aussi de l'avis que la prise de Warna est sinon plus importante, au moins plus nécessaire pour nous que celle de Choumla».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2757 (а)).

232. Великій князь Михаиль Павловичь вы'вхаль уже ран'ве навстр'вчу гвардін, 5-го (17-го) августа, въ Кюстенджи.

233. Императрица Александра Өеодоровна и великая княжна Марія Николаевна вытхали изъ Одессы 9-го (21-го) сентября и прибыли въ Петербургъ 3-го (15-го) октября 1828 года.

234. Въ этомъ мъстъ своихъ записокъ Бенкендорфъ пишетъ:

«Даже теперь, по прошествіи шести лѣть отъ событія, дрожь пробѣгаеть по мнѣ, когда я только вспомню, что въ то время ѣхалъ одинъ, по непріятельской землѣ, съ русскимъ императоромъ, ввѣреннымъ моей охранѣ!»

Отсюда можно вывести заключеніе, что генераль-адъютанть Бенкендорфъ писаль свои воспоминанія въ 1834 году.

235. Въ то время въ Каварнъ, въ одной изъ мечетей, нарочно къ тому приспособленной, лежало тъло брата Александра Христофоровича Бенкендорфа, генералъ-

адъютанта Константина Христофоровича, въ ожиданіи перевозки въ Одессу. Онъ занемогъ отъ трудовъ и лишеній, сопряженныхъ съ этой войной, находясь съ отрядомъ въ Праводахъ, гдѣ не было ни лѣкаря ни лѣкарствъ, и умеръ безъ всякой врачебной помощи.

«Государь въ благодушіи своемъ,—пишетъ А. Х. Бенкендорфъ,—желая, чтобы я не видѣлъ этого дорогого гроба, велѣлъ скрывать отъ меня, что тѣло брата моего еще въ Каварнѣ, а самого меня во время осмотра имъ города услалъ въ лагерь».

- 236. При посѣщеніи князя Меншикова, государь пожаловаль ему ордень св. Александра Невскаго. 31-го августа раненаго князя перенесли на фрегать «Флора»; здѣсь его вторично посѣтиль государь. На этомъ фрегатѣ князь Меншиковъ быль перевезенъ въ Николаевъ.
- 237. «J'aime mieux que le maréchal reste à Шумла.... montez la machine et revenez ensuite me rendre compte de tout l'état des choses», писалъ императоръ Николай 9-го (21-го) сентября 1828 года къ графу Дибичу съ корабля «Парижъ».
- 238. Принцъ Евгеній исполнить полученное приказаніе, признавая, однако, предписанную ему атаку: «entreprise trop téméraire».

До и послѣ боя 18-го сентября происходили большія несогласія между генеральадьютантомъ Сухозанетомъ и принцемъ Евгеніемъ, весьма невыгодно повліявшія на бывшія здѣсь операціи. Дошло до того, что послѣ боя принцъ написалъ графу Дубичу: поведеніе Сухозанета превосходитъ предѣлы возможнаго снисхожденія (dont la conduite a passée les bornes de l'indulgence). Интриговалъ также и графъ Дибичъ.

Впоследствіи императора Николай сказаль принцу Евгенію: «Если туть кто виновать, то это я одинь, такъ какъ я даль повеленіе къ нападенію, но беда учить разуму».

- 239. Moltke: Der Russisch-Türkische Feldzug 1828 und 1829.
- 240. Англійскій писатель Henry Bulwer справедливо замѣчаетъ: «Quoi que fassent les turcs, cherchez s'il existe une interprétation raisonnable de leur conduite. Quand vous l'aurez trouvée, écartez la complètement. Toute autre conclusion peut être possible; celle à ne l'est sûrement pas».
- 241. Въ дёлё 3-го октября 1828 года принцъ Евгеній Виртембергскій въ послёдній разъ распоряжался русскими войсками. Вслёдь затёмъ онъ получиль разрёшеніе императора Николая отправиться въ Петербургъ; здёсь онъ присутствоваль при похоронахъ императрицы Маріи Өеодоровны, послё чего удалился за границу.
- 242. «Le matin quand j'arrivais au camp, je vis la scène la plus extraordinaire possible: Ioussouf-Pacha avec un tas des siens établis dans notre quartier général le plus amicalement du monde; puis plus loin, un corps de près de 3.000 turcs armés, à pied et à cheval, approchant tranquillement, escortés par des hussards de la garde et quelques pelotons d'infanterie, s'arrêtèrent devant la 1-re brigade de la garde, sous les armes; puis un des officiers de Ioussouf-Pacha assis sur une caisse de tambour à nous, faisant approcher un à un tout ce monde et rendre les armes à un bas-officier Préobrajensky et cela avec le plus grand calme et l'ordre le plus parfait».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 1-го (18-го) октября 1828 года, съ корабля «Парижъ».

243. А. Волькенштейнъ: Исторія лейбъ-гвардін Сапернаго баталіона 1812—1852. С.-Петербургъ. 1852.

Исторія баталіона была прочитана императоромъ Николаемъ въ рукописи и собственноручно имъ исправлена.

244. «Je fais hommage à Varsovie de 12 pièces comme souvenir historique remarquable, car il est particulier que ce fut une armée russe avec un roi de Pologne qui fut venue venger la mort d'un autre roi de Pologne; j'ai cru la chose convenable et pouvant faire plaisir au public. Si vous en jugez autrement, je vous demande pardon d'avance».

Изъ письма императора Николая къ цесаревнчу Константину Павловичу отъ 1-го (13-го) октября 1828 года, съ корабля «Парижъ».

**245.** «Avec quel plaisir j'ai vu par la lettre que vous avez bien voulu adresser à Benkendorf la part que l'on a prise à Varsovie à l'heureuse reddition de Warna; puissent

polonais et russes s'identifier les uns aux autres de plus en plus, c'est là le but de tous mes voeux et de tous les efforts de mon entendement. Peut-être que le cadeau des pièces de canons pourra-t-il leur prouver ce que je vous exprime ici par ces mots».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павдовичу отъ 22-го октября (2-го ноября) 1828 года изъ С.-Петербурга.

Цесаревичь писаль государю 15-го (27-го) октября 1828 года:

«D'après vos ordres, j'ai communiqué à l'armée par un ordre du jour et au conseil d'administration, par un office, le don de 12 pièces de canons, trophée que vous daignez faire à ce pays en mémoire de la prise de Warna et des mânes vengées du roi Vladislas de Pologne. Je ne doute nullement que cette marque d'attention de votre part ne fut appréciée à sa juste valeur, ce qui prouve qu'au milieu de vos sérieuses occupations du moment, votre souvenir se rapportait nonobstant sur vos nouveaux sujets..... Je suis bien heureux d'apprendre par votre lettre que m.m. les officiers polonais aient justifié par leur conduite mon attente et mon choix et je ne doute nullement qu'il en serait de même de toute l'armée, si un jour elle aurait à combattre pour son souverain; c'est une justice facile qu'il m'est doux de lui rendre, que certainement ce n'est pas de leur côté que vient l'éloignement que je me suis efforcé de faire disparaître et qui existait entre les deux nations, mais bien de la notre. Je suis bien charmé que le colonel Haucke ait pu fixer votre attention, cher et excellent frère; j'en ai été constamment très content..... C'est un honneur de plus accordé à l'armée de ce pays que sa nomination à la place de votre aide de camp, puisqu'elle avait dans son sein un officier que vous avez jugé digne de l'être».

См. въ приложеніяхъ прикззъ цесаревича Константина Павловича по польской армін отъ 16-го (28-го) октября 1828 года.

Въ исторіи императора Николая І-го Лакруа по поводу дара государя сказано:

«Замѣчательно, что поляки неблагосклонно встрѣтили благородную, истинно рыцарскую мысль императора Николая; она показалась имъ скрытымъ намѣреніемъ унизить ихъ, напоминая, что одинъ изъ польскихъ королей былъ побѣжденъ мусульманами, а русскій императоръ побѣдилъ ихъ».

Въ письмъ цесаревича къ генералъ-адъютанту Бенкендорфу (отъ 8-го (20-го) октября 1828 года), о которомъ упоминаетъ императоръ Николай, великій князь пишетъ:

«A peine les feuilles publiques, annonçant cet heureux événement, avaient elles été imprimées, qu'elles furent enlevées d'emblée. La joie est si grande et si universelle dans la troupe et dans toutes les classes, qu'il est impossible de la dépeindre. On est en extas e Et ce qui surtout y a contribué le plus, c'est de savoir que Warna a été prise sans qu'il y ait eu du sang répandu, ce que l'on craignait au dessus de tout... Pour célébrer ici cette victoire le mot d'ordre d'aujourd'hui est Warna. C'est un hommage rendu, dans notre eloignement, à un succès obtenu sous les yeux de notre auguste maître».

См. также въ приложеніяхъ письмо цесаревича Константина Павловича къ генераль-адъютанту барону Розену, отъ 21-го октября (2-го ноября) 1828 года.

246. Владиславъ III, король польскій и венгерскій, погибъ подъ стѣнами Варны, въ битвѣ съ султаномъ Амуратомъ, 10-го ноября 1444 года.

**247.** Н. Лукьяновичъ: Віографія генераль-адъютанта Бистрома. С.-Петербургъ. 1841 Стр. 42.

248. Гвардія перешла Дунай въ Сатуновѣ (въ августѣ) въ составѣ 25.518 человѣкъ нижнихъ чиновъ. При обратномъ переходѣ черезъ Дунай, когда войска возвращались въ предѣлы Россіи, въ строю находилось 19.474 человѣкъ.

**249.** Плѣнный Юсуфъ-паша позже отвезень быль въ Одессу на фрегатѣ «Рафанлъ». Это быль тотъ самый фрегатъ, который въ слѣдующемъ 1829 году сдѣлался добычею турокъ.

250. Въ донесеніи отъ 8-го (20-го) октября 1828 года генераль-адъютанта Адлерберга графу Дибичу о плаваніи императора Николая отъ Варны до Одессы, написанномъ на кораблѣ по прибытіи его на рейдъ, событіе это изложено въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

«По снятіи съ якоря, попутный вѣтеръ, продолжавшійся до полудня 3-го числа, довелъ корабль «Императрица Марія» благополучно до высоты Георгіевскихъ Дунайскихъ гирлъ. Послѣ того сдѣлался совершенный штиль, который продолжался до 10-го часа вечера. Поднявшійся въ то время свѣжій противный NO вѣтеръ мало-по-малу сталь крѣпчать и въ полночь 4-го числа сдѣлался сильнымъ штормомъ, который свирѣпствовалъ 36 часовъ сряду, началъ утихать только 5-го числа пополуночи въ шестомъ часу.

«Въ продолжение сей бури корабль потерялъ на фокмачтѣ стенгу и брамстенгу и на бушпертѣ утлегеръ и бамутлегеръ съ парусами, и былъ увлеченъ отъ настоящаго курса своего назадъ, почти до высоты крѣпости Кюстенджи, а отъ берега слишкомъ на 70 миль. Качка была столь велика, что по всѣмъ палубамъ и на шканцахъ были перетянуты веревки, дабы матросамъ можно было за оныя держаться. Государь императоръ много страдалъ отъ морской болѣзни, и изъ всѣхъ сопровождавшихъ его величество особъ не было никого здороваго. Его величество при семъ случаѣ сожалѣлъ весьма, что не предпринялъ обратной дороги сухимъ путемъ. По окончаніи бури вѣтеръ продолжалъ дуть противный и только въ ночь съ 5-го на 6-е число сдѣлался попутнымъ, въ полдень же 6-го числа вновь сдѣлался противнымъ, что и принудило лавировать, и лишь 8-го числа во второмъ часу утра корабль «Императрица Марія» бросиль якорь въ Одесскомъ рейдѣ, и госуцарь императоръ съѣхалъ на берегъ, гдѣ ожидали его величество дорожные экипажи».

Копія съ этого донесенія была послана цесаревичу Константину Павловичу и великому князю Михаилу Павловичу.

Императоръ Николай писалъ цесаревичу уже по прівздѣ въ Петербургъ 21-го октября (2-го ноября) 1828 года:

«Nous avons eu en mer la nuit du 3 au 4 et jusqu'à celle du 5 une tempête horrible qui a failli nous faire faire le voyage de Constantinople au lieu d'ici; vous m'avouerez que l'erreur eut été un peu forte; enfin, grâce au bon Dieu, c'est passé et n'y pensons plus».

- 251. Фрегатъ «Пантелеймонъ», на которомъ находились дипломаты, испыталъ одинаковую участь съ кораблемъ «Императрица Марія». Гибель его казалась неизбъжною, и онъ спасся какимъ-то чудомъ. Буря привела фрегатъ въ Севастополь.
- **252.** Къ концу осады Варны императоръ Николай обрадованъ былъ извѣстіемъ о побѣдѣ, одержанной генераломъ Гейсмаромъ въ Малой Валахіи.

Сераскиръ виддинскій, Ибрагимъ-паша, собравъ 26.000 человѣкъ, вздумаль овладѣть Краіовымъ. 14-го (26-го) сентября, генераль-майоръ баронъ Гейсмаръ съ четырехтысячнымъ отрядомъ началь съ турками бой при Бойлештахъ, а затѣмъ по наступленіи ночи нечаяннымъ нападеніемъ обратилъ Ибрагима-пашу въ бѣгство, овладѣль его лагеремъ и преслѣдовалъ до Калафата.

Императоръ Николай наградиль барона Гейсмара чиномъ генералъ-лейтенанта и назначиль генералъ-адъютантомъ. Городъ Букарестъ, въ знакъ признательности къ генералу Гейсмару, поднесъ ему богатую брильянтами украшенную саблю, съ благодарственнымъ письмомъ отъ лица всей Валахіи.

253. Графъ Мольтке справедливо называетъ операціи подъ Силистріей въ 1828 году «предпріятіемъ, невѣрно соображеннымъ, слабо выполненнымъ и совершенно неудавишися».

Подъ Силистрією ощущался недостатокъ въ снарядахъ. На это обстоятельство встрѣчается указаніе въ письмѣ генерала Довре къ графу Дибичу отъ 14-го октября 1828 года:

«Le tout n'est pas bien consolant, cependant je ne perds pas courage; le seul article des munitions de siége est odieux. Que m.m. les artilleurs débrouillent la chose s'ils le peuvent. Il me semble que tout le monde a écrit, mais seulement trop tard. Personne n'a pensé que le temps marchait».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 5323).

254. 21-го октября (2-го ноября) 1828 года императоръ Николай писалъ цесаревичу:

«J'ai retrouvé ma femme fort bien, à un gros rhume près, mes enfants, grâce au bon Dieu et aux soins bienveillants de ma mère, ont beaucoup prospéré, l'aîné a grandi et s'est développé beaucoup; les petites sont gentilles et votre filleul devient fort drôle et marche un peu. Enfin, quant à moi même, je me porte bien à 6 verchoks de culotte et d'habit de moins qu'à mon départ d'ici; j'étais plaisant à voir en arrivant dans les habits que j'avais laissé ici».

Въ «Русскомъ Инвалидѣ» отъ 16-го октября 1828 года (№ 258) появилась слѣдующая статья по случаю возвращенія государя изъ заграничнаго похода:

### «С.-Петербургъ, 14-го октября.

«Сего утра въ 111/2 часовъ государь императоръ изволилъ возвратиться изъ турецкаго похода въ вожделѣнномъ здравіи. Нельзя представить себѣ восхищенія жителей вдѣшней столицы, когда они увидѣли развѣвающійся на Зимнемъ дворцѣ флагъ. Прибытіе его величества было для большей части жителей неожиданно: тѣмъ живѣе, тѣмъ сердечнѣе наша радость, наше счастіе».

255. «Rhul est parfaitement satisfait de son état et n'a aucun doute sur son prompt rétablissement».

Въ томъ же письмѣ императоръ Николай пишетъ еще брату: «la santé de ma mère depuis deux jours marche à grands pas vers son entier rétablissement».

**256.** Такъ писалъ императоръ Николай къ цесаревичу. Въ манифестѣ же отъ **24-го октября 1828 года сказано**, что императрица Марія Өеодоровна скончалась въ два часа пополуночи.

Въ этомъ манифестъ сказано, что всъ минуты драгоцънной жизни ея «были посвящены исполненію обязанностей высшей добродътели», а въ заключеніе упомянуто о ея «кроткой душъ, бывшей вмъстилищемъ всъхъ нъжныхъ чувствъ и доблестей».

257. «Prions Dieu pour celle qui fut tout pour nous sur cette terre! Que sa volonté soit faite et qu'il nous accorde des forces pour supporter le plus affreux des malheurs! Tout est fini depuis ce matin à deux heures et demie. Le mal a empiré avec une promptitude telle qu'aucun remède n'a pu l'arrêter; le sang portant à la tête on l'ayait saignée avant hier soir; cela parut faire du bien. La nuit fut passable; le matin la tête n'était pas libre, on fit l'essai de la purge; l'effet fut tel à prouver cette nécessité, mais les forces diminuaient après chaque effet; la langue servait mal et il y avait difficulté d'avaler; les médecins craignèrent de suite une paralysie de poumons; une cantharide au dos ne produisit aucun effet et les forces et la présence d'esprit décroissaient. Il fallut lui faire sentir son état et l'engager à remplir ses devoirs religieux. Ah, cher Constantin, figurezvous mon état en m'acquittant de ce terrible devoir. Je lui fis comprendre qu'il était temps d'y penser; comme elle m'avait souvent fait la question: «Suis-je donc en danger?» elle me dit: «Ah, je suis donc en grand danger?» - je lui répondis: «J'espère que non, mais je connais vos sentiments et il est bon de puiser de la force dans ce qui nous en donne toujours». Elle me répondit: «Je le ferai demain, je veux me préparer aujourd'hui», je lui dis: «Pourquoi remettre, vous êtes prête toujours»,—elle me dit: «Appelez Villamow». Il entra, mais il ne put rien comprendre, la langue allant déjà avec peine; alors un instant d'agitation suivit: elle voulut absolument passer dans son lit, puis s'asseoir et le tout sans se comprendre elle-même. Enfin, dans quelques instants, je parvins à lui faire entrevoir le confesseur, alors, elle redevint calme et confessa et communia avec toute sa tête, priant avec ferveur. Quel moment édifiant et affreux pour nous! Je priais seul près d'elle et toute la famille avec ma pauvre, mon excellente femme; je priais pour vous tous et Dieu aura entendu nos prières pour nous donner des forces et pour celle qui réunissait en elle toutes mes affections! Cela fait, elle nous appela près d'elle, et sans pouvoir parler elle nous prit par les mains avec force encore; je nommais tous les noms de la famille; elle leva les yeux et dit quelques paroles dont nous ne pûmes comprendre que «Aly»; je fis venir tous les petits, elle embrassa avec force ma petite Adine et les deux petites de Michel et sourit même. Les autres, elle ne put que leur mettre la main. Elle ne souffrait pas; les extrémités devenaient froides et la respiration accélérée, mais sans

râle ni effort; enfin, à deux heures et demie, sans aucune souffrance ni crampe, elle finit doucement de respirer par quelques soupirs!

«Nous voilà orphelins! Il ne nous reste que vous, vous—l'ainé et le chef de notre pauvre famille. C'est à vous que passent nos affections, ne les repoussez pas, cher Constantin, et remplacez pour nous tant que vous le pouvez celle qui fut tout pour nous tant que Dieu la conserva.

«Je remercie Dieu du fond de mon âme de m'avoir accordé la triste consolation d'avoir pu être près d'elle à cet affreux instant; j'en avais comme le besoin ou le pressentiment; quelque chose d'irrésistible me poussait vers ici; j'étais loin de prévoir pourquoi!—Je n'en puis plus, ma pauvre femme est abimée; Dieu veuille la soutenir. Que sera ce de vous? de ma bonne soeur? c'est elle cependant sur qui je me fonde pour vous soutenir, qui mieux qu'elle saurait le faire. Croyant qu'il est peut-être de votre intention de venir ici lui rendre vos derniers devoirs, je puis vous dire que vous en avez tout le temps, les préparatifs durant au moins dix jours. Vous dire que ce serait un bonheur dans ces cruels moments d'être en semble, ne peut vous étonner! Que Dieu de miséricorde nous soutienne.

«Je vous embrasse de coeur et d'àme et vous demande à vous la bénédiction comme je le demandais à elle pour moi, ma femme et mes bons, chers enfants.

«Nicolas».

(Письмо императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 24-го октября (5-го ноября) 1828 года).

Цесаревичъ получилъ письмо государя 28-го октября (9-го ноября) и отвічаль: «Je ne vous parle pas de moi, cher frère; vous devez juger par vous même de l'état où je suis, ma seule consolation est dans les vertus éminentes de maman, qui rapporte à Dieu son talent non seulement doublé, mais centuplé et qui recevront leur recompense de Celui dont tout émane. Que Dieu daigne nous protéger dans ce bas et triste monde Je me représente vos prières, vos angoisses, votre seule position dans ces tristes et augustes moments! Dieu saura vous en recompenser, cher frère, certainement, dans votre femme et vos enfants. Songez, que vous êtes père et chef de votre famille; ménagez vous pour eux, c'est votre devoir et qui vous est imposé par Dieu même... J'emploierai la journée de demain pour mettre ordre à mes affaires et, si le bon Dieu le permet et que ma santé ne s'y oppose, je compte me mettre en route mardi, matin, 30 du courant; il me faudra 5 à 6 jours pour arriver, toutefois si les rivières n'y mettent obstacle, ainsi que les routes qu'on dit épouvantables. J'ose vous supplier d'une grâce que j'espère vous ne me refuserez pas, c'est celle de me laisser paisiblement arriver et m'établir chez moi. Je vous avoue qu'après un voyage aussi rude et violent, et avec toutes les émotions qui m'attendent pour le lendemain, je demande au préalable quelques heures de repos».

258. Цесаревичъ Константинъ Павловичъ переночевалъ въ Стрѣльнѣ и здѣсь утромъ 17-го (29-го) ноября 1828 года получилъ письмо императора Николая, въ которомъ, между прочимъ, сказано: «Deux mots, cher et excellent Constantin, pour vous souhaiter un bon voyage et vous exprimer encore toute ma vive et profonde gratitude pour toutes les marques d'amitié et de bonté dont vous m'avez comblé durant votre séjour parmi nous; puissais-je en être toujours digne et vous le prouver. Mettez moi aux pieds de ma belle-soeur et que le bon Dieu nous réunisse le plutôt possible».

259. «Je suis persuadée et c'est l'opinion générale, que Ruhl, médecin de l'impératrice aura méconnu la maladie; c'est un sort que notre famille impériale s'entoure de médecins détestables et les aiment tellement qu'elle n'en veuille pas d'autres, et ce Ruhl a méconnu la maladie».

Государственный архивъ. Разрядъ III. № 43.

260. «J'ai dû, par ses ordres, brûler moi-même une caisse entière remplie d'une suite de volumes, année par année, d'une espèce de mémoires ou de journal de sa main remontant aux années 70 et tinissant vers 1800. J'avoue que cela m'a fait beaucoup de peine. Il est incompréhensible où ma mère trouvait le temps pour écrire tout ce qu'elle a tracé de sa propre main».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 14-го (26-го) января 1829 года.

261. «Je conçois la peine que vous avez dû éprouver en brûlant, d'ordre de ma mère, son journal depuis 1770 jusqu'à 1800; il aurait été fort curieux de lire, mais puisque telle fut sa volonté, il fallait l'exécuter ponctuellement».

Изъ письма цесаревича Константина Павловича къ императору Николаю отъ 24-го января (5-го февраля) 1829 года.

262. Въ 1818 году императоръ Александръ сказалъ матери принца Евгенія въ Веймарѣ: «Je conviens de tous mes torts envers lui, mais on ne peut taxer les souverains d'après l'échelle des particuliers. La politique leur dicte des devoirs que le coeur réprouve».

Die nachgelassene Correspondenz zwischen dem Herzog Eugen von Württemberg und dem Chef seines Stabes von Hofmann-Cannstatt, 1883, p. 63.

263. 15-го декабря 1828 года въ госпиталяхъ дѣйствующей на Балканскомъ полуостровѣ армін числилось 23.787 человѣкъ больныхъ, между тѣмъ какъ въ іюлѣ въ нихъ находились 11.315 человѣкъ, слѣдовательно, въ полгода число больныхъ возросло вдвое.

264. Представимъ здѣсь нѣкоторыя выписки изъ свѣдѣній, доставленныхъ цесаревичемъ Константиномъ Павловичемъ, касающихся заграничныхъ разсужденій по поводу неудачнаго исхода войны 1828 года:

Варшава 1-го (13-го) декабря 1828 года.

«Les bruits qu'on répand à Vienne sur le compte de l'armée russe ne sauraient ce répéter; en un mot on la compare à la retraite de l'armée française en 1812. On dit que hors plusieurs régiments des gardes, qui ont leurs rangs garnis, le reste de l'armée, dont les bataillons ont passé la frontière forts de 1000 hommes, s'en reviennent à 200, et quelques uns moins que cela; que la cavalerie de la ligne est à peine sortie avec ses cadres et quant au materiel de l'armée, ce qui n'a pas été évacué avant la saison pluvieuse, les premiers froids et le dégel, a été perdu, tout est resté dans les neiges ou dans la boue. Enfin commence la critique des opérations de la campagne, où personne n'est épargné, ce qu'on dit ne saurait être rapporté comme dépassant les bornes de la convenance et de la justice».

Варшава 8-го (20-го) декабря 1828 года.

«On se livre avec plaisir et même avec enthousiasme à conter et détailler les différents désastres qu'éprouve l'armée russe en quittant les positions de la droite pour passer sur la gauche du Danube. Il n'est pas question de la mise à exécution d'un mouvement ordonné pour prendre les quartiers d'hiver; c'est envisagé comme la totalité de l'armée russe, y compris les gardes, désorganisée et forcée à se retirer devant un ennemi qui la poursuit avec vigueur et mine le reste de cette armée en masse ou en détail comme il la rencontre. On dirait que nourrissant des projets hostiles, l'Autriche a besoin d'inventer toutes ces misères pour donner du courage à ses troupes et faire consentir tacitement ses peuples à une guerre, pour ensuite en supporter le fardeau sans murmure».

(Архивъ канцеляріи военнаго министерства).

Варшава 20-го декабря 1828 года (1-го января 1829 года).

«On conclut que les affaires de la Russie ne se trouvent pas entre les meilleures mains. Dès le commencement des hostilités on a fait l'observation que le général Wittgenstein n'avait jamais été heureux, qu'il s'était souvent laissé battre; que la présence de l'empereur à l'armée, sans que sa majesté prenne le commandement en chef, n'était pas faite pour favoriser cet ensemble que est de rigueur lorsqu'il s'agit d'opérations militaires, dont dépend le succès d'une campagne en pays ennemi. Aujourd'hui que toutes les craintes ont été outrepassées, que la retraite de l'armée russe paraît avoir été accompagnée d'affreux désastres; que la puissance morale de la Russie et sa renommée militaire ont subi une atteinte mortelle, on peut s'imaginer que les conversations de nos salons se ressentent plus ou moins de cette tournure désavantageuse, et que l'on trouve partout quelque partisan des turcs, qui croit devoir leur faire amende honorable aux frais du gouvernement russe, lequel on n'hésite pas d'accuser d'un manque absolu de prévoyance,

#### примъчанія къ второму тому

d'un mécompte complet dans le calcul des moyens de résistance de la Porte. A tout prendre la conviction est générale que la Russie se trouve dans une situation embarrassante. L'honneur lui défend de déposer le glaive, tandis que les conjectures ne sont pas aussi favorables pour une seconde campagne qu'elles l'ont été pour la première, qui cependant a été perdue... Cet exposé démontre assez la tournure désavantageuse qu'a pris l'opinion publique, qui ne veut pas voir des victoires là où l'on se retire, et qui embarrasse à vrai dire les partisans les plus zélés de la Russie.

«On remarque que l'activité qui a regné dans le ministère des affaires étrangères autrichien, dès le commencement des hostilités entre la Russie et la Porte Ottomane, a sensiblement augmentée depuis qu'on est instruit du malheureux résultat de la dernière campagne. Immédiatement après que les premières nouvelles officielles de la retraite des armées russes sont parvenues à la connaissance du cabinet de Vienne, on a expédié un officier d'état major au commandant en chef en Transylvanie, à ce qu'on présume avec l'instruction sur la conduite à tenir pour le cas où des corps détachés de l'armée russe, trop pressés par les troupes ottomanes, se verraient obligés de chercher une retraite sur le territoire transylvain. L'officier employé à cette mission et qui fut expédié au milieu de la nuit, avait reçu l'ordre de mettre toute la diligence possible, afin de parvenir à temps au but de sa destination.

«La conversation dans les salons de Vienne roule principalement sur les revers désastreux qui, à ce que l'on prétend, ont accompagné la retraite precipitée des armées russes, et on remarque que les nouvelles qui concernent cet événement malheureux, sont accueillies avec tous les symptomes d'une joie secrète».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 4445).

265. Недружелюбное къ намъ отношеніе Австріи не подлежало сомнѣнію, но оно сопровождалось не пролитіемъ крови, но только однихъ чернилъ. Трудно было бы подвинуть императора Франца къ какимъ либо воинственнымъ предпріятіямъ, монарха, остроумно замѣтившаго русскому послу: «Mon empire est comme une maison vermoulue; si on veut en démolir une partie, on ne peut prévoir combien d'autres on en tera crouler».

266. Такъ, напримъръ, 9-го (21-го) сентября 1828 года императоръ Николай писалъ графу Дибичу: «Voilà un nouvel échantillon de l'insouciance du maréchal». Въ то время оказалось, что въ Кавариъ имъются только 500 четвертей сухарей; виновникомъ этого непріятнаго открытія оказался, конечно, главнокомандующій.

267. 29-го августа (10-го сентября) 1828 года императоръ Николай писалъ къграфу Дибичу съ корабля «Парижъ»:

«Vous direz au maréchal que j'ai reçu sa lettre avec peine; que puisqu'il sentait la honte de ce qui s'est passé je n'en parlerai plus; que quant à l'état de sa santé je pensais qu'elle n'était pas telle à le forcer à quitter le commandement avant la fin de la campagne, et que je désirais qu'il garde son poste au moins jusqu'à ce qu'elle fût finie».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2, № 2757б).

268. «En général la bêtise et l'insouciance du maréchal se fait voir en tout, et votre maladie, mon cher ami, lui a donné beau jeu pour faire voir son ineptie en plein».

Изъ письма императора Николая къ графу Дибичу отъ 14-го (26-го) августа 1828 года, «à bord de l'Утѣха». Въ это время государь собирался отправиться въ Николаевъ.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2757б).

269. Всеподданнѣйшее письмо фельдмаршала графа Витгенштейна отъ 5-го (17-го) октября 1828 года изъ Варны:

### «Все милостивъйшій государь.

«Имѣвъ счастіе удостоиться всемилостивъйшаго вашего императорскаго величества рескрипта, во 2-й день сего октября послъдовавшаго, коимъ ввъряются моему попеченію всѣ войска дъйствующей армін, чувствую въ полной мърѣ столь высокомонаршую для меня милость и довъріе. Но съ особеннымъ прискорбіемъ долженъ признаться, что

при всемъ желаніи моемъ оправдать оныя усердіемъ и рвеніемъ къ службѣ, чувствую себя не въ состояніи того исполнить; ибо ваше императорское величество изволите быть извѣстны, что въ продолженіе настоящей кампаніи я имѣлъ неоднократно лихорадочные припадки, которые при нынѣшнемъ осеннемъ времени и по здѣшнему климату вновь начинаютъ оказываться. А потому, предположивъ, при всей слабости моего здоровья, отправиться по оксичаніи дѣлъ къ Силистріи для скорѣйшаго, если Богъ поможетъ, покоренія оной нашему оружію и по отправленіи войскъ на зимовыя квартиры, осмѣливаюсь всеподданнѣйше испрашивать всемилостивѣйшаго вашего императорскаго величества соизволенія на отъѣздъ мой въ Подольскую губернію.

«Вашего императорскаго величества «върноподданнъйшій графъ Витгенштейнъ».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 4445).

270. Посылая приведенный здѣсь рескриптъ, императоръ Николай писалъ графу Дибичу 10-го (22-го) ноября 1828 года:

«Je vous charge de dire au maréchal, en lui remettant la lettre ci-jointe, que j'attends de son zèle et de son dévouement qu'il conserve le commandement en chef de l'armée; sa position actuelle l'exige impérieusement et l'expérience du passé et surtout le rôle que j'assigne à l'armée pour la campagne prochaine, le mettront parfaitement à même de remplir mes instructions à ma satisfaction. Je compte sur vous pour l'y persuader. Kisselef doit rester comme par le passé».

**271.** 20-го ноября (2-го декабря) 1828 года графъ Витгенштейнъ писалъ императору Николаю изъ Яссъ:

#### «Всемилостивъйшій государь!

«Удостоясь получить всемилостивъйшій рескринтъ вашего императорскаго величества отъ 11-го сего ноября мъсяца и посвятивъ себя безусловно на службу вашу, государь, мнъ не остается ничего болъе, какъ превозмочь недуги мои и исполнить священную волю вашего императорскаго величества, оставаясь при арміи, доколъ силы мои дозволятъ, и пока ваше императорское величество изволите найти, что могу еще быть полезнымъ вамъ и отечеству.

«Всемилостивѣйшій государь, «вашего императорскаго величества

«върноподданный графъ Витгенштейнъ».

**272.** 5-го (17-го) октября 1828 года графъ Дибичъ писалъ императору Николаю изъ Варны:

«Le maréchal paraît vraiment sentir le besoin de se retirer, après avoir ramené l'armée dans les quartiers d'hiver. Dans le cas où votre majesté impériale jugerait bon d'acquiescer à sa prière, je compte de mon devoir de vous répéter, sire, que la troupe, surtout depuis le colonel jusqu'au dernier soldat, n'a pas perdu une juste confiance des anciens succès par quelques échecs partiels, qui sont arrivés pendant la prise de deux principautés et de la Bulgarie jusqu'aux monts Balcans avec toutes les forteresses très bien garnies, résultats plus grands que tous ceux des campagnes précédentes et plus que la somme de ceux de 1808—1811, si Dieu voudra nous donner la prise de Silistrie.

«Votre majesté jugera tout cela et je n'ose pas même porter un jugement, car je pourrais craindre que des sentiments inspirés par la reconnaissance et l'expérience ce qu'un quartier-maître général qui n'est mené que par ses devoirs doit produire, pourraient m'inspirer. Mais mon devoir impose de vous soumettre, sire, que d'après le caractère et les actions de personnes que ma situation et la confiance dont sa majesté feu l'empereur et votre majesté impériale ont bien voulu m'honorer, je suis persuadé que le maréchal comte Wittgenstein est bien difficile à remplacer; mais si votre majesté veut ce changement, je suis persuadé qu'il n'y a que le comte Sacken, qui gardant son état major, pourrait le remplacer dans le cas que votre majesté ne voudrait pas être elle même à

la tête de ses armées, et que dans le cas de sa présence le comte Langeron me paraîtrait celui qui remplirait avec le plus de zèle et d'abnégation d'amour propre les ordres de votre majesté impériale. Mon devoir de serviteur fidèle et reconnaissant toutes les preuves non méritées de grâce et de confiance que votre majesté a bien voulu me donner, a dû me dicter ces lignes. En attendant vos ordres ultérieurs, sire, j'emploierais toutes mes forces à remplir ceux que vous m'aviez donnés».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2757а).

Императоръ Николай отвъчаль графу Дибичу 16-го (28-го) октября 1828 года:

«J'en viens à l'article le plus important de votre lettre, celui qui parle du remplacement du maréchal, puisqu'il ne veut pas rester, je ne puis le retenir, mais en tout cas il ne doit pas quitter, avant que tout ne soit emplacé dans les quartiers d'hiver. Passant par Mohileff j'ai vu le bon vieux Sacken et je crains que son état de faiblesse le rends impossible pour lui d'accepter ce nouveau commandement, qui pour le reste me conviendrait je crois qu'en attendant Langeron peut rester sans titre le plus ancien à commander en Moldavie et Roth en Bulgarie; s'il n'y a aucun espoir d'éviter une seconde campagne il faudra bien que j'y retourne et alors je commenderai moi-même ayant Langeron sous moi. En attendant au cas qu'il fût possible que Sacken accepte ce nouveau commandement, il faut que vous me disiez ce que vous pensez faire de Kisseleff et des autres membres de l'état major de la ci-devant seconde armée et que vous me disiez vos pensées sur le, mode d'administration pour ce qui reste en place de la première armèe».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2757б).

**273.** Тѣ же мысли императоръ Николай высказалъ въ разговорѣ съ принцемъ Евгеніемъ Виртембергскимъ, въ ноябрѣ 1828 года. «Обстоятельства и политика требуютъ пока однѣхъ оборонительныхъ мѣръ», сказалъ ему государь.

274. «Passons à l'essentiel pour l'année qui vient: au plan de campagne. Tout pensé, tout pris en considération, je m'arrête à l'idée qui suit. L'expérience de cette campagne nous a prouvé à l'évidence à quel pays et à quelle nation nous avions affaire. Répéter les pertes gratuites que nous devons à nos fausses mesures, provenant de nos données erronées sur ces deux points si importants, serait un crime, dont je ne chargerai jamais ma conscience. Il s'agit donc de décider: que devons nous faire d'après ce que nous pouvons faire ou entreprendre. Avant de commencer la guerre j'ai annoncé que je désirais obtenir des garanties qui puissent me faire espérer des conditions honorables pour la paix. Malgré que la campagne n'a pas répondue en entier à nos espérances, néanmoins la Providence a daigné mettre en nos mains deux provinces intactes et une autre, théatre de la guerre, dont la clef est Varna; en Asie, excepté Anapa et Poti, trois pachaliks sont en notre pouvoir. Ce sont des garanties considérables si elles ne sont pas suffisantes encore, pour obtenir notre but. Serait-ce prudent à moi de vouloir pousser au hasard une campagne au delà des Balkans, sans aucune sûreté de succès, si même j'en pouvais avoir l'espoir, tandis que pour s'assurer la possession des garanties, il me reste à m'emparer des places situées le long du Danube? Il me paraît donc que loin de pousser au delà du Balkan, le bon sens et la prudence exigent impérieusement d'abandonner l'idée d'une invasion au delà des monts, et à se borner d'occuper de pied ferme ce que nous possédons déjà, en achevant de s'emparer de ce qui n'est pas encore en notre pouvoir. Des expéditions partielles, exécutées par la flotte, avec des troupes de débarquement, peuvent être faits et seront utiles. Mais une division est suffisante pour cet objet; le reste, c'est à dire, les 6-e et 7-e corps, seront destinés à se maintenir à Varna et environs tandis que le 2-me et une du 3-me s'occuperont du siége de Silistrie et Jourja, tout en menaçant en flanc qui voudrait marcher vers Bazardjik. Par contre l'armée de Géorgie opérerait activement vers Erzeroum et Trebizonde, d'après l'opinion et les connaissances locales du comte Paskévitch. Enfin si le blocus des Dardanelles est faisable, il coopérera au plan général, qui est de se maintenir dans les pays occupés et de gêner, autant que possible, le sultan dans tous les besoins de la capitale et de son empire, pour l'amener à traiter, sans faire nous mêmes de grands sacrifices ni en hommes, ni en moyens pécuniers. Ce plan prouvera à l'univers entier que nous continuons non en conquérants,

mais en gens sages et prudents un plan qui ne peut que nous amener à de grands résultats. Il nous met en mesure de tenir l'Europe en respect et fermer la bouche à ceux qui sous prétexte d'arrêter mon ambition, voudraient contrecarrer nos opérations hasardeuses». (Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 27576).

275. «J'espère au reste que l'exécution du plan projeté ne peut pas trouver de grandes difficultés, excepté celle des approvisionnements, qui par l'extrême pauvreté et la mauvaise administration des principautés est devenue bien grande... D'après des calculs probables sur le nouveau plan d'opération, je ne crois pas que la prise de Silistrie, ainsi que celle de Roustchouk et Giurgevo devront nous mener au delà de la mi-juillet et tout au plus aux premiers jours d'août, il restera donc encore deux mois et peut-être même deux mois et demi de campagne. Il faudra les employer utilement et dans le sens politique et militaire du plan général. Il me paraît qu'il y a quatre points qui méritent dans ce cas à se disputer le choix. Sinope, si les opérations de l'armée d'Asie peuvent en assurer la possession pour l'hiver; Bourgas ou une autre place sur son golfe, si les localités permettent à s'y fortifier et y rester en permanence, soutenu du côté de la mer; Choumla, si nous aurons encore assez de moyens de siége et surtout si la grande armée turque se trouve au delà du Balkan; enfin Widdin avec toutes les petites places peu considérables du haut Danube.

«Chacune de ces places augmenterait d'une manière réelle les otages que votre majesté se désire procurer pour la paix. Sinope ne pourra être mise en ligne qu'à raison de nos succès en Asie. Widdin opposerait apparemment le moins de difficultés, surtout si le général Geismar passait le Danube beaucoup plus tôt et lui couperait les communications. Mais la prise de cette place éleverait la jalousie de l'Autriche au plus haut degré et il serait difficile même qu'elle n'eut pour effet la révolution en Servie, malgré tous nos conseils, ce qui me paraît entièrement contraire au plan proposé. La prise de Bourgas serait extrêmement importante, mais je crois que les puissances étrangères regarderaient cette conquête plutôt comme une base pour une campagne au delà du Balkan, que comme un gage de paix. Celle de Choumla, faite en automne, pourrait bien inspirer les mêmes idées, quoique dans un degré moins fort, mais nous avons vu les immenses difficultés d'un long séjour devant cette place. Si au contraire nous pouvons commencer la campagne assez de bonne heure, pour qu'il n'y eut point d'armée, mais seulement une garnison à Choumla, je pense autant pour l'opinion que pour intimider les turcs, de manière qu'ils penseraient sérieusement à la paix, on devrait commencer par là tout de suite après avoir investi Silistrie. En marchant avec le 3-me, 6-me et 8-me corps d'armée sur Choumla, nous pouvons y réunir six à sept divisions d'infanterie et trois de cavalerie, avec une douzaine de régiments de cosaques, et il faut marcher avec la ferme résolution d'emporter coûte qu'il coûte, d'assaut, premièrement les hauteurs et puis la ville même, et sans regarder à la perte de 8 à 10.000 hommes tués et blessés, en calculant qu'il nous en coûtera autant dans des petits combats que les liaisons entre Roth et l'armée demanderont et que nous perderons, en marches, contre-marches et positions, que nous devrons souvent choisir malgré nous, beaucoup plus encore en malades et morts de maladies.

«Cette expédition devrait être commencée avant le premier de mai et finie avant le 10; plus tard elle ne serait plus à conseiller, à moins que l'armée turque ne reste pas au delà du Balkan, supposition difficile à faire après la moitié du mois de mai. Choumla prise d'une telle manière serait rasée, mais un fort sur les hauteurs nous en assurerait la possession et le corps de Roth se mouvant entre Choumla, Pravody et Varna, serait assez fort pour défendre tout passage de la grande armée turque, et nous pourrions à notre aise nous occuper des places du Danube. Ce mouvement entièrement défensif et en quelque façon retrograde des forces principales prouverait en même temps de la manière la plus claire nos dispositions pacifiques et le système adopté».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 4445).

276. До этой мысли додумался въ концъ 1828 года и графъ Витгенштейнъ. Передъ отъъздомъ графа Дибича въ Петербургъ главнокомандующій вручилъ ему 12-го (24-го) декабря 1828 года слъдующую заниску:

## примъчанія къ второму тому

«Исполнивъ обязанность върноподданнаго, оставаясь согласно высочайшей волъ въ званіи, на меня возложенномъ, доколь силы преклонныхъ льть моихъ сіе дозволять, я поставляю себъ въ обязанность, при неограниченной преданности моей къ государю, представить на всемилостивъйшее благоусмотръніе тъ истины, которыя почитаю полезными для службы его императорскаго величества. А какъ ваше сіятельство отправляетесь въ С.-Петербургъ, то не только по мѣсту, вами занимаемому, но и по долгольтнему моему къ вамъ уваженію и пріязни, я за удобнъйшее почитаю просить васъ изустно доложить его величеству, что прошлая кампанія доказала, что большая часть безпорядковъ въ армін происходила не отъ чего другого, какъ отъ разділенія властей, которые тімь болье вредны были, что затрудненія въ сообщеніяхъ не дозволяли своевременно исправлять ошибки, происходящія отъ разныхъ отдаленныхъ повельній; нынь къ душевному прискорбію вижу, что сіе можеть возобновиться, ибо одному начальнику войскъ сообщено отъ вицеканцлера наставление для политических сношеній съ сербами, другому же предписано отъ товарища начальника главнаго штаба доносить прямо его императорскому величеству не только объ экстренныхъ военныхъ происшествіяхъ, но и о всёхъ внутреннихъ и хозяйственныхъ распоряженіяхъ. Посему въ предупрежденіе невыгодныхъ послёдствій, произойти могущихъ, я подагалъ не для личнаго желанія безраздёльной власти, но для пользы службы:

- «1) Если государю императору угодно будеть командовать армією, то всё высочайшія повельнія должны быть отдаваемы именемь его величества начальникомь его штаба, которому должно находиться безотлучно при немь, главнокомандующему же поручить въ командованіе часть войскъ на общихъ правилахъ, какъ то и было въ прошлую войну, гдъ князь Барклай и я командовали корпусами.
- «2) По отбытіи государя отъ арміи главнокомандующій принимаєть оную въ полное свое распоряженіе и всё высочайшія повелёнія, какого бы то роду ни были, получаєть отъ его величества или чрезъ его начальника штаба и передаєть ихъ подчиненнымъ своимъ, которые затёмъ ни отъ кого и ни въ какомъ случаё мимо главнокомандующаго таковыхъ не получаютъ.
- «3) Строго воспретить корпуснымъ и отряднымъ командирамъ, равно и всёмъ вообще лицамъ, находящимся при арміи, дабы никто не могъ доносить мимо главно-командующаго государю императору.
- «4) То же правило относится и къ полномочному предсѣдателю дивановъ княжествъ, всѣ повелѣнія къ нему должны быть объявляемы чрезъ главнокомандующаго, равно и предсѣдатель дивановъ не долженъ мимо его доносить; все, что главнокомандующій не можетъ разрѣшить, представляетъ по общему соображенію военныхъ обстоятельствъ на благоуваженіе и рѣшеніе его императорскому величеству.

«Въ сихъ статьяхъ заключаются, по моему мнѣнію, необходимыя основанія подчиненности, порядка и успѣховъ».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 5323).

Приведенная нами записка доказываеть, что упрекь, сдѣланный фельдмаршалу Витгенштейну во время кампаніи 1828 года: «думаеть ли онь?»—и обвиненіе въ глупости, безпечности и неспособности не вполнѣ справедливы. Напротивь того, теперь выясняется, что графъ Витгенштейнъ отлично поняль и оцѣниль обстановку, среди которой ему приходилось и предстояло, можеть быть, еще и впредь дѣйствовать; основываясь на пріобрѣтенномъ опытѣ, онъ откровенно заявиль свои скромныя требованія во избѣжаніе повторенія въ будущемъ испытанныхъ имъ прежнихъ невзгодъ.

- 277. Зам'ятимъ зд'ясь, что еще во время кампанін 1828 года генералъ-адъютантъ Васильчиковъ высказался въ пользу присоединенія гвардін къ войскамъ, осаждавшимъ Варну, предостерегая двинуть ее къ Шумл'я. По этому животрепещущему тогда вопросу онъ написалъ записку: «Projet d'opérations contre les turcs au mois de septembre 1828».
- 278. См. въ приложеніяхъ записку генераль-адъютанта Васильчикова: «Aperçu sur la campagne de l'année 1828».
- 279. Министръ финансовъ, генералъ Канкринъ, не принималъ участія въ сов'ящаніяхъ комитета 19-го ноября. Еще ран'єе, 7-го ноября 1828 года, Канкринъ предста-

# императоръ николай первый

виль записку: «Considérations sur la campagne suivante contre la Porte». Она состоить изъ следующихъ четырехъ пунктовъ:

- «1) Les puissances étrangères ont sans doute l'arrière pensée de nous affaiblir en hommes, en matériel et argent, et elles calculent qu'une guerre contre les turcs est conteuse.
- «2) En considérant la briéveté du temps, les difficultés naturelles et l'opiniatreté des turcs, il n'est pas probable de finir la guerre par une campagne vigoureuse, si même on parvenait à rassembler tout ce qu'il y faut.
- «3) En se bornant à l'observation et à tenir les forteresses conquises ayant une armée moyenne sur le Danube et une armée considérable sur le Dniestre on ferait la guerre avec le minimum de dépenses de toute nature; la population turque se lasserait du service, les ressources pécuniaires de la Porte tariraient, le blocus des Dardanelles fatiguerait la capitale et les intentions des puissances seraient déjoués.
- «4) Si au contraire on se décidait de finir la guerre dans une campagne, elle doit être vite, vigoureuse, sanglante, entreprise avec de grandes forces et des grands moyens, et même dans ce cas si l'ennemi nous attendait à Adrianople, ce succès être précaire».

Припомнимъ здѣсь (см. «Императоръ Александръ І. Его жизнь и царствованіе», т. 4-й), что еще въ 1819 году генералъ Канкринъ представилъ императору Александру записку: «Ме́тоіге secret sur l'expulsion des turcs de l'Europe, surtout par rapport à l'administration militaire» (архивъ канцеляріи военнаго министерства), а въ 1821 году записку: «Военныя соображенія о походѣ противъ турокъ въ связи съ продовольствіемъ, основанныя на секретныхъ свѣдѣніяхъ депо картъ и на нѣкоторыхъ частныхъ матеріалахъ» (Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2517А). Записки эти свидѣтельствуютъ, что генералъ Канкринъ уже давно изучалъ условія возможной войны Россіи съ Портою, въ особенности съ военно-административной точки зрѣнія.

У генерала Канкрина было немало враговъ, а назначение его министромъ финансовъ, конечно, послужило къ немалому ихъ увеличению; послъ воцарения императора Николая приложено было немало старания, чтобы поколебать довърие къ нему государя. Строгій критикъ тогдашнихъ порядковъ и дъятелей, графиня Нессельроде, пишеть въ 1827 году: «Le ministre des finances s'est ancré, malgré sa tête à l'envers». Конечно, нельзя было ожидать другого отзыва отъ дочери графа Гурьева.

Вѣроятно, къ концу 1828 года генералу Канкрину нанесены были какія-то особыя огорченія, подъ вліяніемъ которыхъ онъ написаль императору Николаю 30-го ноября слѣдующее письмо:

«Sire! M'apercevant que l'état de mes forces ne me permets plus de veiller au ministère des finances avec le succès indispensable et de résister aux contrariétés inséparables d'un emploi de cette nature: je me vois réduit à la nécessité de recourir à la clémence se votre majesté impériale et de la supplier humblement de bien vouloir me délivrer d'une charge, où je crains de rétrograder. Le budjet pour 1828 allant être conclus, mon successeur ne trouvera pas de difficulté au commencement de son administration; quant à moi, je me flatte que votre majesté ne me privera pas entièrement de ses bonnes grâces.

«Je suis avec respect et soumission, sire, de votre majesté impériale, «le très fidele sujet

«G. de Cancrine».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 1048).

Императоръ Николай не согласился на просьбу, заявленную генераломъ Канкринымъ, который оставилъ должность министра финансовъ только 1-го (13-го) мая 1844 года, уже вслъдствіе совершенно разстроеннаго здоровья.

Зам'єтимъ здісь, что Канкринъ произведенъ быль въ генералы отъ инфантеріи 25-го іюня (7-го іюля) 1828 года.

280. «Mémoire sur les discussions du 19 Novembre 1828». Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 4445.

Въ этой запискъ отъ 26-го ноября 1828 года графъ Чернышевъ собственноручно изложилъ общій ходъ обсужденія вопросовъ, предложенныхъ государемъ комитету, и заключеній, на которыхъ тогда остановились.

281. Въ «Ме́moire sur les discussions» графъ Чернышевъ пишетъ: «Votre majeste a jugé à propos de rappeler que le but de notre guerre actuelle contre la Turquie n'était point de conquérir Constantinople ou de renverser le sultan, mais d'obtenir le plus de garanties possibles, pour forcer la Porte Ottomane à conclure une paix qui puisse désormais assurer d'une manière solide et immuable l'exécution positive de tous les avantages que la Porte avait déjà concédés à la Russie par les traités précédents et que sept années de négociations n'avaient pu obtenir du cabinet Ottoman. En conséquence de ce principe et prenant en considération l'état politique de l'Europe, votre majesté a déclaré qu'elle ne croyait pas devoir employer pour la campagne prochaine plus de 110 à 120.000 hommes au plus. A la suite de divers raisonnements, à l'appui de cette détermination, votre majesté a daigné inviter les personnes que sa confiance a rassemblé autour d'elle, à émettre leur opinion sur le meilleur emploi à tirer de ses forces, pour obtenir le résultat que le gouvernement avait en vue en déclarant la guerre à la Turquie.

«D'un commun avis il a été soumis à votre majesté impériale qu'une guerre systématique qui se bornerait simplement à la prise de quelques forteresses sur le Danube, tout en conservant notre gauche dans sa position actuelle et en faisant quelques démonstrations de ce côté, ne pourrait dans aucun cas forcer le sultan à demander la paix, ni donner un espoir fondé d'attirer ses troupes dans la plaine, par suite du système que lestures ont adopté de ne point se hasarder contre nous dans ce genre de combat. Que les progrès de nos opérations en Asie, fort essentiels, en ce qu'ils ne permettraient point au sultan de tirer de cette partie de ses états tous les renforts qui lui étaient nécessaires en Europe, ne pouvaient point produire d'effet assez immédiat pour forcer Mahmoud à plier. Que le seul moyen d'obtenir le but désiré était de chercher à porter à l'ennemi des coups sensibles, vigoureux et inattendus, propres à le jeter dans un véritable état de stupeur et de crainte. Que les glorieux efforts et sacrifices que cela nous coûterait eraient plus que compensés par la prompte fin d'une lutte qui, si elle devait durer plusieurs campagnes, nous occasionnerait gratuitement des pertes immenses en hommes et en argent, épuiserait les ressources de l'empire et nous maintiendrait dans une situation précaire vis-à-vis des autre puissances de l'Europe».

Изъ записки: «Mémoire sur les discussions du 19 Novembre 1828».

282. Въ заключение собрания 19-го ноября императоръ Николай выразилъ желание, чтобы присутствовавшия въ немъ лица изложили письменно мысли, которыя могли еще прийти имъ на умъ, по поводу обсуждавшихся въ совъщании вопросовъ первостепенной важности. Приглашению государя послъдовали генералъ-адъютанты Васильчиковъ и Толь, а также графъ Кочубей.

Въ запискъ Васильчикова (отъ 26-го ноября) сказано: «Mon opinion ne sera jamais que pour une paix solide, une paix signée au delà des Balkans. Si non, je la regarderai comme une trève qui nous fera perdre notre considération en Europe et nous mettra dans le cas de recommencer bientôt la guerre, avec des chances de succès bien moins favorables».

Противъ этого мъста записки написано графомъ Дибичемъ: «c'est très vrai».

283. «Русская Старина», 1886 года, т. 51-ft, стр. 42: Journal meiner Reise nach Russland im Jahre 1839. (Извлечено изъ сочиненія: «Das Leben des Generals Friedrich von Gagern. Leipzig. 1857. 3 Bände).

284. Графъ Сакенъ въ своемъ дневникъ записалъ 4-го января 1829 года:

«General Toll macht durch einen Feldjäger aus Petersburg auf Befehl des Kaisers den Antrag die active Armee zu commandiren».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 411).

285. Военно-ученый архивъ. Отд. 1. №№ 441 и 959.

286. Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 5322.

Въ этомъ же письмѣ графъ Витгенштейнъ писалъ о своемъ здоровьѣ:

«Pour ce qui regarde ma santé, elle est très bonne et si sa majesté l'empereur veut me confier son armée, il peut être persuadé que je mettrai tout le zèle possible pour exécuter le plan ci-dessus mentionné».

Генераль-адъютантъ Киселевъ раздѣлялъ взгляды фельдмаршала и имѣлъ даже въ виду третью кампанію противъ Турціи! 11-го (23-го) января 1829 года Киселевъ писалъ графу Дибичу: «Il faut surtout rendre celle campagne préparatoire pour celle de l'année suivante». (Архивъ канцеляріи военнаго министерства).

287. Генераль Красовскій, находившійся въ 1827 году въ кавказскомъ корпусѣ, удалился оттуда вслѣдствіе несогласій съ графомъ Паскевичемъ.

**288.** 1-го (13-го) февраля 1829 года графъ А. Ө. Орловъ писалъ генералъ-адъю-танту Киселеву:

«Я не понимаю, какимъ образомъ эти два характера сойдутся. Надо надъяться, что они почувствуютъ необходимость не вредить другъ другу; иначе никакого толку не выйдетъ. Увъряютъ, что свыше уже заручились ихъ объщаніемъ въ этомъ родъ».

289. «J'ai eu la certitude que le maréchal ne pourrait pas conduire les opérations de la campagne prochaine, ses forces ayant réellement baissées et au moral et au physique, et qu'il fallait le remplacer; cependant j'ai attendu encore pour le décider que je le sus d'une manière plus positive; en attendant j'ai dû préparer un choix, l'autre maréchal étant tout aussi âgé et plus cassé encore que Wittgenstein, j'ai dû chercher parmi les autres aspirants ou candidats et, ne pouvant me passer près de moi de Tolstoy, je me suis décidé à donner le commandement à Diebitsch, non comme major général, mais comme un véritable главнокомандующій, en lui donnant pour chef d'état major Toll. Ce choix m'a paru être le meilleur et, je l'avoue, presque le seul à faire. Il n'y a que la similitude des défauts des deux individus qui m'a fait craindre qu'ils ne s'arrangeraient pas et, pour être sûr de ne pas compromettre à la légère des intérêts aussi graves, j'ai résolu de faire expliquer les individus entre eux d'abord et d'une manière privée, avant que d'en parler officiellement à Toll; celui-ci s'est montré en galant homme, en promettant à l'autre obéissance et zêle pour le seconder de son mieux et a promis de ce maitriser pour ne pas mériter le reproche que l'on fait souvent à son caractère. L'ayant alors appelé chez moi, je l'ai engagé de me dire franchement s'il croyait pouvoir me promettre de se charger du poste que je lui donnais, en sentant la difficulté de la position vis-àvis de son chef, vu leurs caractères respectifs; il m'a donné sa parole et, le sachant honnête homme, je crois qu'il ne m'a pas donné en vain sa parole. Depuis lors, une lettre du maréchal nous a démontré qu'il ne pouvait décidement rester et j'ai décidé le changement. Diebitsch part ce soir. Il me reste à demander à Dieu de bénir cette détermination importante et à espérer qu'Il daignera bénir mes bonnes intentions».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 5-го (17-го) февраля 1829 года.

290. Quant à la nomination de Diebitsch et Toll et la retraite du maréchal, je ne puis rien en dire qu'à faire des voeux pour l'accomplissement de vos volontés; mais puisque vous daignez m'en parler je ne crois pas devoir passer sous silence le mécontentement général qui règne contre le général Diebitsch et surtout à l'armée dont il va prendre le commandement, où il a su indisposer tout le monde à peu d'exception près. Le général Toll n'est pas non plus des plus aimés, mais il réunit plus de formes et plus de suffrages. Je le dis avec franchise à vous, cher frère, ne sachant vous nier la verité et bien fâché de dire du mal de deux individus avec lesquels je suis au mieux et que j'estime particulièrement. La manière de faire du général Diebitsch a trop blessé d'amourspropres et de personnalités pour pouvoir être oublié de sitôt, et il aura une double campagne à faire: l'une contre les turcs et l'autre pour regagner la bonne opinion, l'estime et la confiance de son armée».

Изъ письма цесаревича Константина Павловича къ императору Николаю отъ 16-го (28-го) февраля 1829 года.

291. «Votre opinion sur Diebitsch et Toll est bien juste; j'espère que le premier saura faire oublié le passé que je lui ai vivement placé sous les yeux; il sent

#### примъчанія Къ второму тому

trop la responsabilité qui pèse sur lui et s'aime trop lui-même pour ne pas tout faire pour s'acquitter de sa charge au contentement de tout le monde».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 28-го февраля (7-го марта) 1829 года.

292. Изъ письма графини Нессельроде къ своему брату, графу Николаю Гурьеву, отъ 13-го (25-го) февраля 1829 года. Государственный архивъ, разрядъ III, № 43.

16-го (28-го) февраля 1829 года генералъ-адъютантъ Адлербергъ писалъ графу Дибичу:

«Votre nomination n'a étouné personne, on s'y attendait et le fameux parti se tait; il n'agit point, parce qu'il sent son impuissance, mais il n'est point dissout; les circonstances ranimeront peut-ètre son activité, mais elle n'aura pas plus de succès, j'en ai l'intime conviction». (Военно-ученый архивъ, отд. 2, № 5322).

Къ сожалънію, въ перепискъ Адлерберга съ Дибичемъ не выяснено, из ь кого состоялъ «le fameux parti». Можетъ быть, тутъ подразумъвались сторонники опальнаго А. П. Ермолова.

«Перемѣна чрезвычайная и, по крайней мѣрѣ, неожиданная. Дай, Боже, ожидаемой отъ нея пользы.... а у меня изъ головы не выходить малороссійская пословица: старый быкъ борозды не портитъ», —писаль генераль-адъютантъ Депрерадовичъ фельдмаршалу графу Сакену 28-го февраля 1829 года. (Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 45186).

293. Ф. П. Фонтонъ: Юмористическія, политическія и военныя письма изъ главной квартиры Дунайской армін въ 1823 и 1829 годахъ. Лейпцигь. 1862, т. І-й, стр. 256.

294. Ошибка, сдъланная во время турецкой кампаніи 1828 года, сопровождавшаяся Шумлинскимъ сидъніемъ, оставила въ умъ императора Николая столь глубокое впечатлъніе, что онъ вспоминаль о ней даже во время Польской войны 1831 года и писалъ графу Дибичу 8-го (20-го) февраля: «Un long séjour devant Praga serait fatal sous tous les rapports possibles et serait pir que celui de Choumla».

295. Тъло А. С. Грибоъдова перевезено было въ Тифлисъ и похоронено въ монастыръ св. Давида. Жена Грибоъдова воздвигла надъ прахомъ его памятникъ, на которомъ написано съ одной стороны:

«Александръ Сергъевичъ Грибовдовъ, родился 1795 года, января 4-го дня; убитъ въ Тегеранъ 1829 года, января 30-го дня».

На другой сторонъ:

«Умъ и дъла твои безсмертны въ памяти русской; но для чего пережила тебя либовъ моя?»

296. «Tous nos successeurs au royaume de Pologne sont astreints à se faire couronner rois de Pologne dans la capitale, suivant la forme que nous établirons, et ils prêteront le serment ci-après: «Je jure et promets devant Dieu et sur l'Evangile de maintenir et faire exécuter de tout mon pouvoir la charte constitutionnelle».

297. «Opotchinine m'a parlé de votre couronnement d'ici et m'a dit que vous désiriez avoir mon avis à ce sujet; avec toute la franchise que vous me connaissez et avec la meilleure volonté possible de satisfaire en vous énonçant mon opinion, je ne saurais le faire, puisque la charte constitutionnelle de ce pays parle bien de l'obligation de couronnement pour les successeurs de celni qui l'a octroyée, en y ajoutant la clause, qu'il se fera d'après ce qui aura été établi; mais comme rien ne l'a été, je suis dans le plus cruel embarras de vous rien dire de positif; veuillez me permettre d'agir d'après ma façou de faire du temps de feu l'empereur, alors j'en parlerai à Novossiltzoff, ce que je n'ai pn faire sans votre consentement, et nous arrangerons la chose ensemble pour vous la soumettre. J'attends vos ordres; j'avoue ma bêtise dans des cas pareils».

Изъ письма цесаревича Константина Павловича къ императору Николаю отъ 24-го мая (5-го іюня) 1826 года.

298. «Vous désirez vous aboucher avec Novossiltzoff pour l'affaire du couronnement à Varsovie; veuillez le faire et m'informer des résultats. Je tiens beaucoup à ce que cela puisse se faire avec le moins de formes possibles et m'en remets à vous sur tout le reste; pour une cérémonie religieuse, il s'entend bien que c'est complètement impossible».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 6-го (18-го) іюня 1826 года.

299. Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 23-го іюня (5-го іюля) 1826 года.

Вообще въ перепискъ съ цесаревичемъ императоръ Николай высказываль относительно варшавской коронаціи слъдующіе взгляды:

«La cérémonie qui se répète à Varsovie n'est pas un sacre, mais la répétition pour les polonais du couronnement seul». Или же: «Le couronnement pour les russes du roi de Pologne s'est fait à Moscou et ne se répète à Varsovie que pour les polonais».

300. «J'ai prêté d'avance le serment exigé par la loi; je l'ai fait spontanément et de bon gré, comme le meilleur gage de la sincerité de mes intentions envers les sujets polonais, de l'empereur et roi; je me tiens donc quitte vis-à-vis d'eux, pour tout ce que l'article de la charte avait de formes obligatoires pour moi; quant au mode de couronnement, telle cérémonie que bon me semble aura force de loi; ainsi si j'ordonne une diète extraordinaire et que je réitère le serment déjà prêté par moi à la nation et que je le fasse ensuite suivre d'un Te Deum romain en actions de grâce, en plein champ pour éviter de le faire à la cathédrale et pour pouvoir y faire assister les troupes,—en voilà bien assez je le pense, si nous y ajoutons une entrée solennelle et les fêtes de rigueur en ville, il y en aura assez pour moi, votre pauvre diable de frère. Voilà franchement ma pensée pour vous que je vous soumets».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 3-го (15-го) августа 1826 года изъ Москвы.

301. «J'espère que sous peu tout sera fini et cette éternelle et odieuse affaire terminée. J'espère alors que je pourrai enfin me rendre chez vous et voir de mes yeux ce qu'il est bien temps que je puisse voir et entendre, pour ne pas rester éternellement étranger à un pays où je ne puis être responsable de rien, ne le connaissant qu'à peine et encore moins les individus qui y agissent en mon nom, et certes, ce n'est pas l'envie qui m'a manqué pour le faire».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 2-го (14-го) января 1829 года.

302. «Permettez que je vous expose le voeu sincère et ardent de vous trouver à Varsovie le même pour moi comme par le passé: excellent frère et parfait ami; soyez indulgent pour moi et sentez toute la difficulté de ma position, unique dans le monde et plus difficile là, près de vous, dans le lieu de votre séjour habituel, qu'elle ne l'est déja partout ailleurs! Que votre indulgente amitié soit mon guide et mon soutien, que j'y puise le courage et que j'y trouve l'encouragement dont j'ai souvent besoin, quand mon moral fléchit sous le poids de mes peines. J'espère en Dieu; Il connait mes bonnes intentions; elles sont pures, car elles sont celles d'un frère qui vous a dévoué son existence; Il vous inspirera aussi».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 20-го марта (1-го апрёля) 1829 года.

303. «Je pense qu'aucun acte religieux ne peut avoir lieu dans la salle du sénat, sans porter préjudice à la religion elle même, n'importe le rite, puisque l'on n'est que trop enclin à éliminer tout culte chrétien et ne l'envisager que comme une vaine cérémonie, et cette manière de faire n'encouragerait que trop les esprits à un ordre ou bien désordre semblable. A mon avis, tout en invitant processionnellement le clergé à se rendre au sein du sénat et votre serment prêté; vous devrez vous rendre pour le Te Deum dans la cathédrale, ce qui prouverait tolérance et protection de tous les cultes... Dieu vous a appelé à regner sur un peuple d'un autre rite que le vôtre, c'est à vous à le protéger, à le respecter et à le maintenir, et à ne pas le frapper pour ainsi dire de votre index. Il ne vous est pas donné comme à qui que ce soit de vous immiscer dans des controverses; laissez les croyances aux hommes, ils ne vous en seront pas moins fidèles et reconnaissants; au plus, assister à un Te Deum n'est pas un sacrement, vous y serez comme assistant... Voilà mon opinion et je ne puis la changer. Nos troupes russes assistent dans

les grandes solennités aux messes catholiques-romaines au camp et font ce que font les troupes polonaises; tel est l'ordre établi par feu notre immortel empereur et personne n'a rien à y redire; vous l'avez vu vous même lors de votre premier séjour ici à la S-t Alexandre; votre femme y a aussi assisté. Suivez mon conseil et vous-vous en trouverez bien, j'en ai la conviction».

(Изъ письма цесаревича Константина Павловича къ императору Николаю отъ 30-го марта (11-го апръля) 1829 года).

Цесаревичь не довольствовался приведенными здёсь доводами и въ письмё къ государю отъ 16-го (28-го) апрёля 1829 года еще разъ возвратился къ защитё своей точки зрёнія и продолжалъ настапвать на необходимости молебствія въ католическомъ соборѣ:

«Le clergé catholique assistant dans la salle du château prouverait parfaitement que le couronnement ne s'est pas fait à l'église catholique et personne n'y aurait rien à redire. Je dirai plus, que si, comme grand duc de Finlande, il y aurait dû y avoir un couronnement, je serai d'avis que vous assistiez au sermon luthérien comme un hommage rendu au culte professé par le peuple sur lequel la volonté de Dieu vous a appelé à régner et en prouvant une tolérance générale et universelle, sans vous arroger le droit de vous immiscer dans les affaires de conscience. Voilà mon avis, cher et excellent frère, d'après mon coeur et la pureté qui y règne devant Dieu et les hommes. J'y ajoute que tout ceci coincidera fort bien avec l'émancipation qui vient d'avoir lieu en Angleterre».

304. Въ письмѣ къ графу Дибичу отъ 13-го (25-го) апрѣля 1829 года генералъадъютантъ Бенкендорфъ выразилъ ту же мысль въ болѣе рѣзкой и опредѣленной формѣ:

«Les fougeux patriotes y voient l'abaissement de la dignité impériale, les nuls s'occupent à discuter les fêtes, les cérémonies et les récompenses qu'il y aura à cette occasion; les raisonnables et les vrais amis de notre maître sentent l'urgence de ce voyage et font des voeux pour qu'il tourne au profit de la tranquillité et de la bonne harmonie; moi, je crains autant que j'espère et je plains de toute mon âme l'empereur, car je prévois les grandes difficultés qui se présenteront à lui, lorsqu'il s'agira de concluer en dernière analyse; elle est simple, mais l'exécution en est difficile: 1) Novossiltzow et... éloignés; 2) de bons remplaçants!!; 3) les provinces polonaises mises sur pied du reste de l'empire; 4) le royaume se gouvernant sans secousses arbitraires. Tout cela est aisé à dire. Que le Ciel protège l'empereur».

Изъ письма генералъ-адъютанта Бенкендорфа къ графу Дибичу отъ 13-го (25-го) апръля 1829 года.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 961).

305. «Partout présentation, parade et courses dans les établissements publics, c'est à dire que nous n'avons rien vus. C'était un peu le but de sa majesté l'empereur qui craignait de devoir voir ce qu'il n'aurait pas voulu voir; il fallait arriver satisfaif à Varsovie, et c'est ce qui a été: partout une population heureuse de voir son souverain; des démonstrations de joie sincère; de l'ordre, de belles troupes, enfin ce qui plait à l'oeil, et doit rejouir le coeur d'un maître, mais qui en même temps doit lui prouver qu'on attend tout de lui, et qu'il a une tâche bien sacrée à remplir, celle de justifier les grandes espérances de ses sujets».

Изъ письма генералъ-адъютанта Бенкендорфа къ графу Дибичу отъ 16-го (28-го) мая 1829 года изъ Варшавы.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 961).

Великій князь Михаиль Павловичь, по просьб'є цесаревича, изъ Динабурга прямо просл'єдоваль въ Варшаву.

306. «Ce trait accuse la froideur que l'on opposa aux avances de Nicolas et l'ensemble des symptomes ne laissait aucun doute quant au présent et à l'avenir: la rupture entre les polonais et la dynastie était moralement consommée».

Lisicki: Le marquis Wielopolski, t. I, p. 82.

**307.** 21-го мая (2-го іюня) 1829 года генераль-адъютанть Нейдгарть писаль графу Дибичу изъ Тульчина:

«Благодареніе небу, въ Варшавѣ все прошло благополучно и продолжаєть итти какъ нельзя лучше. Тѣмъ не мѣнѣе все вообще является чѣмъ-то уродливымъ. Черный двуглавый орелъ — отецъ бѣлаго одноглаваго; они различны по природѣ и останутся таковыми. (Doch ist das ganze eine Missgeburt. Der schwarze zweiköpfige Adler ist der Vater eines einköpfigen; sie sind verschiedener Natur und werden es bleiben)».

Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 959.

308. «Un homme d'un caractère aussi entier avait dû se sentir obligé dans son for intérieur à satisfaire aux devoirs qu'il avait contractés envers la Pologne, lors de son avénement au trône. Il le fit d'ailleurs avec une bonne grâce parfaite, offrant aux polonais une excellente occasion d'effacer leurs torts, et de jeter de leur côté un voile d'oubli sur le passé. Lui, plus tard si impitoyablement dur à l'égard des polonais, s'évertuait pour lors à leur plaire personnellement, à évoquer les souvenirs glorieux de notre histoire, et à faire sonner bien haut son titre de roi de Pologne».

Lisicki, t. I, p. 81.

**309.** Въ письмѣ къ графу Дибичу отъ 16-го (28-го) мая изъ Варшавы генералъадъютантъ Бенкендорфъ пишетъ:

«J'ai trouvé l'esprit raisonnable et préparé à recevoir les volontés du souverain; dans les provinces russes-polonaises, comme dans le royaume, on ne compte plus sur la réunion; on demande dans les premières le terme du régime militaire en temps de paix, dans le second, la fin de l'arbitraire qui s'y est glissé et qui effraye toutes les classes. Tout cela parait aisé et est bien difficile à obtenir. L'empereur est adoré par ses manières nobles et franches; hommes et femmes sont dans l'enthousiasme de lui, de l'amabilité de l'impératrice, des espérances futures que donne l'heritier. Varsovie est dans l'ivresse et Vienne je crois très désapointé... Nous sommes dans une capitale sous tous les rapports; la population est augmentée d'une foule de peuple arrivé des environs, de seigneurs et de dames venues jusque de Paris, pour voir le roi de Pologne. Le couronnement a été sous ce rapport l'acte le plus politique possible; les polonais datent de ce moment seulement la sécurité de leur existence nationale et les espérances dans l'avenir; ils disent, en parlant des provinces russes-polonaises, nous ne devons plus regarder derrière nous, c'est en avant que notre ambition et la gloire de notre souverain doit nous faire porter nos regards».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 961).

310. Заграничныя свёдёнія, доставленныя цесаревичемъ Константиномъ Павловичемъ, отъ 6-го (18-го) іюля и 6-го (18-го) октября 1829 года.

(Архивъ канцеляріи военнаго министерства).

311. «Je suis parfaitement satisfait ici de tout, et les troupes sont réellement superbes». Изъ письма императора Николая къ графу Дибичу отъ 7-го (19-го) мая 1829 года изъ Варшавы:

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2895б).

312. «Dieu veuille que le contentement que votre majesté impériale a éprouvé à Varsovie soit toujours stable et sans variations. J'en suis persuadé pour l'excellente armée polonaise, mais connaissant par des relations fréquentes que j'ai eu beaucoup et sous différents rapports la nation même, je suis persuadé qu'elle a aussi d'excellentes qualitès, mais qu'il faut toujours lier à une générosité magnanime beaucoup de fermeté et même de sévérité beaucoup plus qu'avec toute autre, et qu'il faut surtout se garder de tomber avec les individus des classes élevées dans le piège d'une loyauté apparente, qui est une suite du pouvoir immense qu'exerce dans ce pays un sexe qui à toutes ses belles qualités joint dans ce pays là encore plus que dans les autres une espèce d'esprit chevaleresque, soi-disant national, et qui est bien loin de ressembler à l'esprit du chevalier sans peur et sans reproche. Pardonnez moi, sire, si j'ai osé faire entrer ces réflexions dans ma lettre, mais je crois l'époque trop importante pour ne pas vous dire tout ce que mon coeur m'inspire».

Изъ письма графа Дибича къ императору Николаю отъ 16-го (28-го) мая 1829 года изъ дагеря близъ Силистріи.

(Военно-ученый архивъ. Отд. № 2. 2895а).

Письмо графа Дибича получено было въ Варшавѣ послѣ отъѣзда государя въ Берлинъ. Цесаревичъ, уполномоченный вскрывать письма главнокомандующаго, по прочтеніи его, писаль императору Николаю 23-го мая (4-го іюня) 1829 года:

«D'après vos ordres, cher et excellent frère, j'ai décacheté les lettres en mains propres que vous adresse le général Diebitsch et qui, grâce à Dieu, sont assez satisfaisantes, hormis les progrès de la maladie contagieuse. Ayant lu avec la plus grande attention la lettre autographe du général Diebitsch, j'y ai vu les observations et les idées d'un homme de bien et je ne puis que partager entièrement ses conclusions au sujet de la nation polonaise et vous me rendrez justice, cher et excellent frère, qu'elles furent constamment les miennes».

313. «Je partage parfaitement votre opinion à l'égard des polonais».

Изъ письма императора Николая къ графу Дибичу отъ 26-го мая (7-го іюня) 1829 года изъ Берлина.

314. На другой день послѣ пріѣзда государя въ Берлинъ король повезъ въ театръ также и императорскую чету, которую публика встрѣтила съ безконечными рукоплесканіями. Давали оперу «Нѣмая въ Портичи» (Фенелла). Бенкендорфъ сопровождаетъ разсказъ объ этомъ представленіи слѣдующими разсужденіями. По его мнѣнію, революціонныя сцены этой оперы, восхищавшія въ то время всю Европу своею музыкою, испугали бы даже на театрѣ всякое другое монархическое правительство, кромѣ прусскаго, сильнаго любовію къ нему народа и общимъ благоденствіемъ.

315. «Que vous dire d'ici? que nous avons été reçus avec cette cordialité, cette bonhomie qui caractérise tout le monde ici, que l'on ne s'est pas douté de mon arrivée et que le roi est presque tombé à la renverse de surprise en me voyant derrière lui. Toujours excellent, mais il souffre, et selon sa manière de faire ne se ménage pas du tout».

Изъ письма императора Никодая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 26-го мая (7-го іюня) 1829 года изъ Берлина.

Почти въ тъхъ же выраженіяхъ государь писаль графу Дибичу (26-го мая):

«C'est d'ici, du cher Berlin que je réponds à votre lettre.... Que vous dirai-je d'ici? que je suis arrivé tellement inattendu, que je me tenais derrière le roi, qui ne me voyait pas et qui ne s'en doutait pas encore; il est presque tombé à la renverse en m'apercevant. Enfin je me repose ici, après quatre années de peines! Tout le monde nous a reçu, non avec plaisir, mais avec enthousiasme et nous avons l'air d'appartenir ici».

316. Müffling: Aus meinem Leben. Berlin. 1855. S. 255.

317. «Русскій Инвалидъ» 1829 года, № 155. (Инсьмо къ издателю «Сѣверной Ичелы», напечатано по приказанію высшаго начальства).

318. «Il serait difficile de dépeindre à votre excellence la sensation que la nouvelle dont vous avez bien voulu me faire le porteur a produite sur l'empereur. Au comble de la joie ou plutôt du bonheur, il m'a couvert de baisers, s'est jeté à genoux pour rendre grâces à Dieu et m'a tout de suite félicité comme son aide de camp et colonel, deux grâces auxquelles je ne m'attendais nullement à la fois; puis sans me laisser le temps de me reconnaître, m'a enlevé pour ainsi dire dans son drochky pour aller communiquer cette agréable nouvelle au grand duc Constantin; j'ai ajouté de vive voix tout ce que je savais en fait de détails sur cette journée, ainsi que sur tout le temps de notre marche de Silistrie. L'empereur ne se lassait pas d'écouter et de témoigner son extrême safisfaction sur tout ce qui s'est passé; l'artillerie du vizir surtout entre nos mains le rendait heureux... Le soir du jour de mon arrivée, l'empereur m'a fait revenir dans son cabinet, et tout en me faisant prendre le thé ensemble, a causé près de deux heures avec moi en tête à tête sur l'ordre des choses chez nous en général».

Изъ письма князя Трубецкого къ графу Дибичу отъ 9-го (21-го) іюня 1829 года изъ Варшавы.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 959).

**319.** Цесаревичъ сообщиль следующія известія изъ Австріи отъ 29-го іюня (11-го іюля) 1829 года:

«La nouvelle de la défaite de l'armée du grand vizir a presque généralement produit une sensation désagréable à Vienne et a intimidé le parti Metternich. Le prince a de suite annoncé la nouvelle aux archiducs, ainsi qu'au prince de Hohenzollern et après une entrevue avec l'ambassadeur d'Angleterre, le prince s'est rendu en personne auprès de son souverain. L'empereur était à sa toilette au moment où le premier ministre entra pour lui annoncer la nouvelle en question. L'empereur lui répondit en allemand: «eh bien, vois-tu». Les gens de service sortirent de la chambre, on ne connaît point la suite de la colloque, mais «Nu siehst du» circule à la cour et dans la capitale».

(Архивъ канцеляріи военнаго министерства).

320. «Que Dieu soit mille fois béni, mon cher ami, et qu'il vous récompense dans l'autre vie pour le service signalé que vous venez de rendre à notre patrie! Vous connaissez mes sentiments pour vous et vous savez aussi la confiance que je mets dans les vôtres; je suis heureux que vous avez prouvé à la face du monde que je l'avais bien placée en la plaçant en vous. Recevez ma reconnaissance de coeur et d'âme. Voilà votre nom inscrit dans les fastes de notre armée d'une manière immortelle! . . . La joie ici a été grande et toute l'armée sous les armes a assissté sous mes ordres au Te Deum, que nous avons chanté ce matin au bruit des salves de toute l'artillerie et en présence de tout Varsovie . . . . Quant à la possibilité d'une tentative sur Choumla, j'aime mieux en douter, que de me flatter d'un vain espoir; au reste je suis persuadé que vous ne voudrez pas perdre les fruits de la victoire, en compromettant les troupes sans certitude de succès. Choumla est un accessoire utile, mais non indispensable, tandis que les préparatifs du passage des Balkans sont le but que vous devez avoir constamment devant les yeux et vers lequel vous devez tourner tous vos efforts. Je ferai ce que je puis pour vous en faciliter le succès».

Изъ письма императора Николая къ графу Дибичу отъ 9-го (21-го) іюня 1829 года изъ Варшавы.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2895б).

321. «Vos talents, votre persévérance, votre fermeté, votre entreprenante résolution ne pouvaient être mis en doute, tant de faits les ont attesté, mais la fortune pouvait vous manquer; vous venez de prouver au monde, qu'à toutes les grandes qualités qui constituent le général, vous joignez encore cet accessoir si indispensable, cette fortune qui fait le grand capitaine. L'armée, la Russie, l'empereur avaient besoin d'une victoire pour reprendre aux yeux de l'Europe jalouse, leur ancienne attitude d'importante supériorité; vous en aviez besoin vous même pour faire taire l'envie et l'intrigue; vous avez atteint ce double but d'une manière éclatante; en battant le vizir, en détruisant son armée, vous avez terrassé vos ennemis et ceux de l'état secrets et déclarés. Encore une fois je vous en télicite, que je m'en télicite moi-mème et tous les gens de bien! Puisse le Ciel continuer à bénir vos efforts, puissiez vous ajouter bientôt aux beaux lauriers de la victoire, ceux non moins glorieux de pacificateur... Je n'essayerai pas de vous peindre la joie de l'empereur, elle est en proportion de l'importance de l'événement qui en est la cause, elle est à l'unisson de son amour pour le bonheur et la gloire de son peuple et de son armée, de sa bienveillante amitié, sa confiance illimitée pour vous».

Изъ письма генераль-адъютанта Адлерберга къ графу Дибичу отъ 9-го (21-го) іюня 1829 года изъ Варшавы.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 5322).

322. «Dieu soit loué et grâce en soit rendu à la force que l'empereur a sur luimème, tout s'est bien terminé et les deux augustes frères se sont séparés très satisfaits l'un de l'autre; les polonais enchantés de leur roi et plein de conflance en sa sagesse Je vous assure qu'il n'est pas possible d'être plus raisonnables qu'ils ne sont, et plus soumis au décret de la Providence qui les a mis sous l'influence militaire du grand duc. J'ai vu maintenant, mon cher comte, par mes propres yeux et ne croirai qu'à mes yeux. Les provinces russes-polonaises sont encore bien plus à plaindre; pas d'appel, pas de constitution à opposer à la volonté d'un chef militaire. Tous espèrent et attendent avec resignation les décrets de l'empereur.

«La division d'infanterie la 25-e est très belle, et Dieu soit loué restée ou redevenue russe; Rosen est parfaitement à sa place; c'est là que nous avons entendus de nouveau ces hourras bien nourris que la contrainte étouffe à Varsovie».

Изъ письма генераль-адъютанта Бенкендорфа къ графу Дибичу отъ 25-го іюня 1829 года изъ Кіева.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 961).

**323.** 16-го іюля, 94 знамени, отбитыя у непріятеля въ Европейской и Азіатской Турціи, возимы были по улицамъ Петербурга. Вечеромъ городъ былъ иллюминованъ.

324. По окончаніи главнъйшихъ занятій въ лагерномъ сборъ подъ Варшавой, цесаревичъ Константинъ Павловичъ и княгиня Ловичъ отправились на воды за границу. Императоръ Николай назначилъ брату на путевыя издержки 100.000 рублей.

Цесаревичь отправился въ путь 5-го (17-го) августа 1829 года и въ тотъ же день писаль государю:

«Je laisse ici tout sous le commandement de mon vieil et fidèle Kourouta qui saura, Je n'en doute pas, maintenir le tout dans l'ordre établi et auquel il a travaillé sans relâche depuis 15 ans concurremment avec moi. Je pars donc comblé de vos bienfaits et avec un coeur rempli de reconnaissance, et je m'en vais me rincer, me laver et remettre tant mon physique que mon moral et qui a ressenti, je ne le cache pas, une rude atteinte par toutes les calomnies infâmes et la lâcheté des moyens dont on s'est servi contre moi, sans égard aucun à 34 années de service passées sans tâche, ni au zèle, ni au dévouement qui n'ont cessé de me guider».

Цесаревичь возвратился изъ поъздки и снова вступиль въ должность 20-го ноября (2-го декабря) 1829 года.

325. Императоръ Николай писалъ 12-го (24-го) августа графу Дибичу:

«Avant-hier Hozrew-Mirza a eu son audience de pardon; c'était très réel et fort beau et imposant».

326. Графъ Дибичь распорядился во время этой операціи слёдующимъ образомъ: генераль Красовскій послё занятія Силистріи оставлень быль для наблюденія за Шумлою, въ то время какъ три корпуса: 6-й, 7-й и 2-й, двинулись черезъ Балканы.

327. «Mon cher ami, avec quelle joie je puis vous dire: спасибо, Забалканскій; ce nom vous revient de droit et je vous l'ai donné de bien bon coeur. Mais avant tout que le bon Dieu soit mille et mille fois bénit de ce qu'il vous aie secondé d'une manière si visible; reconnaissons sa protection dans tout ce qui nous arrive d'heureux. Ensuite recevez toute ma reconnaissance pour votre mouvement aussi heureusement qu'habilement combiné et parfaitement exécuté par vos braves aides. Vous avez raison de dire que l'on doit se convaincre maintenant combien avaient raison ceux qui soutenaient qu'il était complétement faux de s'acharner à prendre Choumla, tandis que le vrai point à attaquer et à pénétrer était celui des Balkans. La preuve est là. La victoire de Kulevtcha a mis la base de tout et vous, vous en cueillez les fruits».

Изъ письма императора Николая къ графу Дибичу отъ 4-го (16-го) августа 1829 года изъ Александріи близъ Петергофа.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2895б).

328. «Après 17 jours d'inquiétude j'ai reçu hier, cher ami, votre excellente lettre du 9 d'Adrianople! Que le bon Dieu soit mille fois béni pour cette nouvelle grâce et recevez toute ma vive et sincère reconnaissance pour le résultat brillant et solide obtenu par vos excellentes dispositions et par suite de l'exécution parfaite qui y fut apportée. Votre nom, cher ami, appartient désormais à jamais à l'histoire et il illustrera les fastes de notre armée... que Dieu vous guide et vous assiste dans vos dernières oeuvres et vous permette le plus tôt possible de signer une belle paix d'Adrianople».

Изъ письма императора Николая къ графу Дибичу отъ 28-го августа (9-го сентября) 1829 года изъ Царскаго Села.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2895б).

329. «Un homme sûr, d'esprit et un nom russe».—Изъ письма императора Николая къ графу Дибичу отъ 9-го (21-го) іюня 1829 года изъ Варшавы.

# императоръ николай первый

- 330. Генераль-майоръ Михайловскій-Данилевскій быль вызвань графомъ Дибичемъ въ Адріанополь для исправленія должности дежурнаго генерала, вмѣсто заболѣвшаго генерала Обручева. Въ началѣ кампаніи 1829 года онъ командоваль бригадой въ 6-й пѣхотной дивизіи и находился въ отрядѣ, блокировавшемъ крѣпость Журжу, подъ главнымъ начальствомъ генераль-адъютанта Киселева.
- **331.** Портой были присланы два уполномоченныхъ: Мегметъ-Садикъ-Ефенди, великій дефтердаръ, и Абдулъ-Кадиръ-Бей, кази-аскеръ анатолійскій.
- 332. Инсьмо за подписью англійскаго и французскаго пословъ отъ 28-го августа (9-го сентября) 1829 года заключалось въ слѣдующемъ:

#### «Monsieur le comte.

\*Dans les circonstances actuelles, il est un devoir impérieux que nous ne saurions nous dispenser de remplir, c'est d'informer votre excellence des conséquences infaillibles, qu'entrainerait la marche des armées impériales sur Constantinople. La Sublime Porte nous a formellement déclaré et nous n'hésitons point à attester la vérité de sa déclaration, que, dans ce cas, elle cessera d'exister et que la plus terrible anarchie, en anéantissant son pouvoir, livrera indistinctement sans défense aux chances les plus déplorables, l'existence des populations chrétiennes et musulmanes de l'empire. En vous taisant cet état de choses, monsieur le comte, nous eussions assumé sur nous vis-à-vis de nos cours, de sa majesté impériale elle même, en un mot de l'Europe entière, une responsabilité que nous devons repousser avec toute l'énergie dont nous sommes capables: ce devoir, nous le remplissons aujourd'hui, en vous adressant la présente lettre. Nous n'avons plus désormais qu'à nous occuper des moyens qui pourraient encore dépendre de nous, pour chercher à préserver, autant que possible, les chrétiens de cette capitale du désastre imminent qui plane en ce moment sur leurs têtes.

«Nous avons l'honneur de renouveler à votre excellence, monsieur le comte, l'assurance de notre haute considération.

«R. Gordon.

«Comte Guilleminot».

(Архивъ министерства иностранныхъ дълъ).

Замътимъ здъсь, что, несмотря на то, что Порта продолжала упорствовать въ признаніи Лондонскаго договора 24-го іюня (6-го іюля) 1827 года, сэръ Робертъ Гордонъ и графъ Гильемино все-таки явились въ Константинополь въ самый разгаръ кампаніи 1829 года и 6-го (18-го) іюня приняты были въ торжественной аудіенціп султаномъ.

333. Письмо императора Николая графу Дибичу отъ 12-го (24-го) сентября 1829 года. Въ письмъ графа Дибича къ вице-канцлеру графу Нессельроде отъ 30-го августа (11-го сентября) 1829 года главнокомандующій по поводу заявленія пословъ замѣчаєть, что оно представляєть собою: «le plus beau monument que la politique européenne puisse élever à la gloire de l'empereur Nicolas, l'hommage le plus éclatant rendu à sa puissance et à sa magnanimité».

**334.** 17-го (29-го) сентября императоръ Николай писаль цесаревичу Константину Павловичу:

«Enfin, cher et excellent Constantin, je suis heureux de pouvoir vous annoncer que la divine Providence, qui a si évidemment béni nos armes, a daigné nous accorder la paix tant désirée, et une paix digne de la Russie. Cet heureux événement a eu lieu le 2 (14) Septembre, dix-sept ans après l'entrée des français à Moscou! rapprochement singulier qui ne vous échappera point. Tout ce que nous pouvions désirer obtenir l'a été et nos garanties sont immenses... L'envoi de Muffling a été des plus utiles et cet officier s'est acquitté de la commission avec une intelligence vraiment au dessus de tout éloge; au reste, il lui a été assez aisé de faire les commentaires des progrès de nos armes à deux marches de Constantinople. Le rôle de l'ambassadeur d'Autriche a été le plus plat possible, car il n'en a pas même été fait mention. Ceux de France et d'Angleterre bon gré mal gré ont fait ce qu'il fallait pour faire chorus avec celui de Prusse».

335. «Mon cher et bon ami. La paix d'Adrianople a été signée aujourd'hui, dix-sept ans après l'entrèe des français à Moscou et cinq mois après le départ du quartier général de la seconde armée de Iassy. Le maximum des conditions qui m'ont été donné pour base en est le résultat, regardé certainement par toute l'Europe pour un excès de magnanimité de notre maître chéri, au moment où rien ne pouvait arrêter ses armées victorieuses de s'emparer de Constantinople et du Bosphore et où la Porte par des ambassadeurs étrangers faisait l'aveu qu'elle cessait d'exister si nous continuons notre marche. Vous verrez les détails dans mes offices à l'empereur et à Nesselrode et il m'est impossible de vous écrire beaucoup aujourd'hui. Les prussiens ont agi dans cette occasion en vrais et fidèles amis; vous pouvez vous imaginer que cela m'a rendu bien heureux».

Изъ письма графа Дибича къ графу Чернышеву отъ 2-го (14-го) сентября 1829 года изъ Адріанополя (Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 4445).

336. «J'approuve en tout point vos mesures; mais j'insiste pour qu'au cas que les négociations soient rompues, vous poussiez un corps vers les Dardanelles, pour être sûr que des незваные гости ne s'y présentent pour se mêler et gâter nos affaires... Enfin si vous êtes aux Dardanelles, vous refuserez positivement le passage à toute autre flotte qu'à la nôtre. Et si l'on forçait, vous répondrez par des coups de canon. Mais que Dieu nous en préserve».

Изъ письма императора Николая къ графу Дибичу отъ 28-го августа (9-го сентября) 1829 года.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2.805б)).

337. «Maintenant passons aux possibilités que je prie Dieu de ne pas nous faire voir arriver! Celles de nous voir maîtres de Constantinople et par conséquent de la disparition de l'empire Ottoman en Europe. Cependant je ne veux pas vous laisser sans quelques directions générales, pour le cas où effectivement nous en fussions déjà là. Si les négociations manquaient il faut que vous marchiez sans délai sur Constantinople en vous assurant des Dardanelles; ne faites pas attention à votre peu de force numérique, elle est plus que compensé par votre force morale. Maître de Constantinople vous refuserez positivement d'entrer dans aucun pourparler quel qu'il fut et avec qui que ce fut. A plus forte raison vous ne permettrez à aucune flotte étrangère d'entrer dans les Dardanelles jusqu'à nouvel ordre... Mes nouvelles de Londres de ce matin par courrier disent positivement que le ministère anglais est complétement terrassé par le succès de nos armes, au point qu'Aberdeen a dit aux nôtres: au nom de Dieu ne nous traitez pas à la Diebitch et ménagez notre honneur.... Enfin c'est un triomphe complet. Dieu soit béni et à vous спасибо, c'est plus que toutes les phrases. Mais, cher ami, maintenant plus que jamais tout à Dieu et soyons plus calmes, plus modestes, plus généreux et plus conséquents que jamais; voilà les triomphes que moi je cherche et que Dieu m'en préserve d'en chercher d'autres, et je suis sûr que vous me comprenez.... Ainsi donc si tout est fini revenez, si non впередъ».

Изъ письма императора Николая къ графу Дибичу отъ 1-го (13-го) сентября 1829 года изъ Елагина острова.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2895б).

338. Etude historique sur la politique russe dans la question d'Orient, par F. Martens. Gand. 1877.

См. въ приложеніяхъ свѣдѣнія о секретномъ комитетѣ, извлеченныя изъ писемъ графа Нессельроде и графа Чернышева къ графу Дибичу.

339. «Veuillez recevoir mes félicitations et mes voeux les plus sincères à la fête que nous célébrons aujourd'hui, et dans laquelle les belles espérances d'un avenir qui nous n'appartiendra plus se lient dans les coeurs fidèles au bonheur présent et aux souvenirs les plus chers. Le Grand Dieu qui a si visiblement béni les armes de votre majesté impériale, nous a donné encore le bonheur de pouvoir annoncer à une telle journée la certitude d'une paix glorieuse. D'après tout ce que l'envoyé de la Prusse, envoyé par la Porte pour en hâter la conclusion m'a écrit et dit, et surtout en lisant la pièce mémorable signée par R. Gordon et le comte Guilleminot, et qui porte la déclaration de la Porte

confirmée par m. m. les ambassadeurs, qu'un mouvement de vos armées victorieuses sur Constantinople mettra fin à l'existence de l'empire Ottoman, cela me paraît non seulement un monument de gloire pour vos armes, sire, mais en même temps le garant le plus sûr de la paix, car on ne fait pas de pareils aveux quand il reste encore un espoir de combattre».

Изъ письма графа Дибича къ императору Николаю отъ 30-го августа (11-го сентября) 1829 года.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2895а).

340. «Je ne puis commencer mon épitre autrement qu'après avoir remercié Dieu de vous dire bravo, bravo et bravo. Le premier de s-t George, que je vous envoie, est ma réponse, au reste il vous est dû en plein. Maintenant recevez encore tous mes sincères remerciments pour votre conduite aussi ferme, habile, que noble et modérée. Votre position est digne du commandant en chef d'une armée russe aux portes de Constantinople. Militairement elle est fabuleuse et l'esprit à peine peut se l'imaginer: la droite appuyée à la flotte partie de Cronstadt, la gauche à celle de Sevastopol, un ministre de Prusse arrivant à votre quartier général, porter les supplications du sultan et un certificat de ruine, signé par les ambassadeurs de France et d'Angleterre! Après cela il ne reste qu'à dire: Великъ Богъ русскій et спаснбо Забалканскому».

Изъ письма императора Николая къ графу Дибичу отъ 12-го (24-го) сентября 1829 года изъ Александріи.

(Военно-ученный архивъ. Отд. 2. № 2895б).

За занятіе Адріанополя графъ Дибичъ награжденъ былъ алмазными знаками ордена св. Андрея Первозваннаго, а графиня Дибичъ пожалована въ статсъ-дамы.

Такія же награды удостоился получить графъ Паскевичъ за занятіе Эрзерума.

341. Въ дневникъ князя А. С. Меншикова 17-го сентября 1829 года записано:

«Государь прівхаль въ городъ по случаю полученнаго изв'єстія о мир'є съ турками и вздиль со мною поклониться Казанской икон'є въ соборь».

342. Изъ письма флигель-адъютанта Чевкина къ графу Дибичу отъ 22-го сентября (4-го октября) 1829 года. (Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 959).

Графъ Нессельроде писалъ дѣйствительному статскому совѣтнику Фонтону 10-го (22-го) сентября 1829 года:

«Je n'ai pas une seule observation à faire sur le projet du traité. Comme vous dites tout y est au maximum. Avec Batoum de plus et une cinquantaine de millions de moins, le traité serait parfait, et je défierai les plus hargneux de trouver un seul mot à y réduire».

(Архивъ министерства иностранныхъ дълъ).

Черезъ два дня графъ Нессельроде писалъ графу Дибичу 12-го (24-го) сентября 1829 года:

«Quant aux acquisitions en Asie je pense comme vous qu'il ne faudrait pas les porter trop loin. Je n'attache pas une grande importance à Kars et Bayazid, mais Batoum nous serait nécessaire et j'espère encore que vous nous l'obtiendrez contre une diminution de l'indemnité pécuniaire».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 5329).

343. Манифесть о заключеній мира съ Турцією объявлень быль 19-го сентября (1-го октября) 1829 года. Вибсть съ тымь императоръ Николай повельль по объявленному уже манифестомъ отъ 10-го (22-го) августа 1829 года рекрутскому набору, вибсто трехъ рекруть съ ияти сотъ душъ, собрать только по два рекрута.

344. 22-го сентября 1829 года графъ Чернышевъ писалъ графу Дибичу:

«Aujourd'hui nous vous devons la plus belle journée; une grande parade au champ de Mars, au milieu duquel était placé un autel ouvert comme lors du Te Deum à Paris, ont servi à célébrer la bienheureuse conclusion de la paix».

Замѣтимъ здѣсь, что недавно (5-го августа 1829 года) состоялось освящение вновь отстроеннаго, по проекту архитектора Стасова, Преображенскаго собора, вмѣсто сгорѣвиаго въ 1825 году.

6-го (18-го) августа 1829 года императоръ Николай писалъ графу Дибичу:

«Aujourd'hui nous avons chanté le Te Deum à la nouvelle église de Preobrajensky, et votre nouveau surnom a été proclamé pour la première fois dans le temple de Dieu, que cela vous porte bonheur! Après la messe et le Te Deum, les régiments des chevaliers gardes et de la garde à cheval y ont porté les trophées des deux campagnes au nombre de 562 pièces; c'était un beau et imposant spectacle».

345. Насчетъ этихъ орудій императоръ Николай, при чтеніи записокъ графа Бенкендорфа, написалъ по поводу ошибочно изложенныхъ въ нихъ фактовъ:

«Ils furent pris à Varna et donnés aux polonais par moi comme souvenir de la mort du roi Wenceslas sous ces mêmes murs de Varna; les polonais, par reconnaissance de ce don, les tournèrent un an après contre nous; la garde les reprit: j'en fis cadeau à ceux qui deux fois en firent la conquête au prix de leur sang».

346. «Après avoir rendu grâce au Tout-Puissant sur le champ de Mars au milieu des troupes et d'une foule immense, je vous adresse à vous, mon cher ami, mes bien sincères remerciments pour l'heureuse fin qui couronne votre belle campagne. La paix d'Adrianople est une des plus glorieuses qui jamais eut été conclue, et vous avez su lui imprimer le caractère qui convenait à une paix, issue d'une pareille guerre; notre modération doit fermer la bouche à tous nos détracteurs, pour nous même elle nous met d'accord avec notre conscience. Encore une fois toute ma reconnaissance vous est vouée pour la vie. Le grade de maréchal auquel je vous ai promu aujourd'hui vous appartient de droit».

Изъ письма императора Николая къ графу Дибичу отъ 22-го сентября (4-го октября) 1829 года изъ Петербурга.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2895б).

**347.** Князь Щербатовъ: Генераль-фельдмаршаль князь Паскевичь, т. 3-й, стр. 228. Когда Паскевичь награждень быль чиномъ фельдмаршала, ему было 47 лётъ.

348. «Les gazettes étrangères commencent déjà à déraisonner sur notre traité de paix. Laissons les dire, allen kann man es ja nicht recht machen, mais tout ce qu'il y a de gens raisonnables, jugeant sans passion et avec impartialité, ne trouve rien à redire et pense que la paix unit aux avantages que tant de victoires nous [autorisaient à réclamer cette modération qui caractérise si noblement la politique de l'empereur. Contentons nous, mon cher maréchal, de leur suffrage et moquons nous du reste. Avec cette maxime on est toujours sûr de faire de la bonne besogne».

Изъ письма графа Нессельроде къ графу Дибичу отъ 13-го (25-го) октября 1829 года. (Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 5329).

349. По върному замъчанію Поццо-ди-Борго, подобное объщаніе очень мало цънится въ началь дъла, а при завершеніи его бываетъ крайне вреднымъ.

350. Prokesch-Osten: Geschichte des Abfalls der Griechen. Wien. 1867. B. 2, S. 384.

351. «Exigez absolument d'abord Batoum, et même Kars si c'est possible. Batoum nous est des plus utiles et Kars pourrait être l'équivalent de quelques millions».

Изъ письма императора Николая къ графу Дибичу отъ 10-го (22-го) сентября 1829 года изъ Александріи.

352. «Je vous prie de vous rappeler que des raisons que j'avais présenté par vous à sa majesté sur la question d'Asie m'avaient paru être recu avec approbation, car vous m'avez communiqué alors son auguste volonté de ne tenir qu'au seul Akhalzyk au delà du minimum. C'est pour cela que je n'ai pas demandé ni Kars, ni Batoum, d'antant plus que je n'ai reçu les dépèches avec le mémoire de Paskéwicz que deux jours après que j'avais déjà donné officiellement aux négociations le maximum de nos demandes, auquel j'aurai certainement mis le tout, si ce mémoire et les ordres de l'empereur me seraient parvenu trois jours plus tôt, tout peiné que je suis étê de devoir démander une place comme Batoum qui n'a pas même été menacée par nos troupes pendant la guerre et pourra guère l'être vu sa situation géographique».

Изъ письма графа Дибича къ графу Нессельроде отъ 8-го (20-го) октября 1829 года нзъ Адріанополя.

(Архивъ министерства иностранныхъ дёлъ).

353. Князь Меншиковъ въ дневникъ своемъ 7-го ноября 1829 года записалъ: «Государю вчера пускали кровь; ръшительно горячка воспалительнаго свойства.

Не дай Боже потерять его и Россіи оставить регентство».

Князь Меншиковъ прівхаль изъ Москвы въ Петербургъ 24-го августа; но онъ еще не вполнв оправился отъ полученныхъ имъ подъ Варною ранъ. Государь разрѣшилъ ему для облегченія не носить шпаги, а кортикъ.

2-го сентября подписанъ быль указъ о вступленіи князю Меншикову, по выздоровленіи, въ должность начальника морского штаба.

354. Это быль фрегать «Blonde», которому разрѣшено было пройти Дарданеллы, съ орудіями, котя и маскированными, еще во время кампанін 1829 года. Турки смотрѣли на него въ ту пору, какъ на предвѣстника англійскаго флота, который освободитъ Черное море отъ русскаго владычества. Осенью капитанъ этого фрегата (какъ увѣряли потомъ) вздумалъ совершить прогулку по Черному морю.

355. 27-го ноября (9-го декабря) 1829 года императоръ Николай продиктоваль генераль-адъютанту Адлербергу письмо къ графу Дибичу, въ которомъ сказано:

«J'apprends que vous avez été tout aussi furieux que moi de l'apparition de la fregate anglaise dans la mer Noire; c'est encore un tour de la façon de nos amis de Londres. Ma fureur en a été telle que j'ai failli en reprendre la fièvre et j'espère que les ordres que je vous ai adressés en conséquence ne s'en ressentent pas et que vous aurez trouvé que j'ai en raison d'exiger des représailles pareilles. L'ami Orloff n'a qu'à s'escrimer».

Въ этомъ же письмъ государь сообщаль графу Дибичу, что онъ провель четыре недъли въ постели: «digne d'appartenir à la C.-Петербургская инвалидная команда, car non seulement j'étais dans l'impossibilité de me mouvoir, mais parfaitement incapable de m'occuper, ni même d'entendre parler d'affaires».

356. «Enfin, mon cher ami, me voilà grâce au bon Dieu en état de vous répondre. Je suis presque retabli en entier de la forte secousse que j'ai éprouvé, mais la miséricorde divine, pour cette fois, m'a conservé à ma femme et à mes enfants; je n'ai plus que les pieds qui sont faibles: cependant j'ai pu aujourd'hui monter à cheval, ainsi готовъ на службу».

357. «Vous concevez, cher et bien respectable comte, combien nous avons dû être inquiets ici pour la santé de l'empereur. Sachant combien l'éloignement d vait encore aggraver vos alarmes à ce sujet, je priais tous les jours Czernichew de vous donner le plus souvent possible des nouvelles sur la maladie. Maintenant Dieu soit loué, notre excellent maître est tout à fait bien, et il ne lui reste qu'une faiblesse et une maigreur, qui sont la plus forte preuve du danger que nous avons courus. Cette idée s'était emparée de tout le monde et faisait dresser les cheveux. On a vu dans toute son horreur les suites de la perte de l'homme, que le plus mal intentionné ou le plus indifférent, voit être indispensable, non seulement pour notre bonheur, mais pour notre existence. L'effet que la nouvelle de cette maladie a fait à Moscou et dans les provinces sont les plus belles preuves de l'attachement que l'empereur a su inspirer. Tout a été absorbé par ce grand intérêt; on ne parlait que de l'empereur; il fallait peut-ëtre cette épreuve pour donner à l'empereur la juste valeur des soins qu'il doit à sa conservation, et la recompense de ses travaux, que l'amour seul des sujets peut donner au souverain».

Изъ письма генералъ-адъютанта Бенкендорфа къ графу Дибичу отъ 25 ноября (7-го декабря) 1829 года.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 961).

358. «Je ne me rappelle pas d'hiver à Petersbourg qui ait été plus rempli de bals, de fètes et de plaisirs. Grâce à vos victoires et aux sages dispositions qui les ont arrétées, nous jouissons ici d'une joie véritable, dans l'Europe entière d'une attitude imposante, et dans l'intérieur d'une tranquillité et d'une confiance envers le gouvernement qui ne peuvent qu'amener de bons résultats. Nous sommes libres maintenant de toute entrave, forts plus que jamais dans l'opinion de tous les peuples; rien n'empêche de se livrer avec suite aux améliorations, aux revirements nouveaux que demande la Russie. Ce sera le beau fruit de quatre années de guerre et d'efforts qui ont commencés le règne de notre

maître. Il ne reculera pas plus devant les difficultés de l'administration qu'il n'a reculé devant celle de la guerre, il n'y trouvera pas des instruments aussi prompts, aussi brillants que les Забалканскіе et les Эриванскіе, mais ces difficultés une fois surmontées, il en retirera une gloire aussi belle et plus utile encore pour ses nombreux sujets».

Изъ письма генералъ-адъютанта Бенкендорфа къ графу Дибичу отъ 6-го (18-го) октября 1829 года.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 961).

359. По поводу дълтельности графа Орлова въ Константинополъ императоръ Николай писалъ графу Дибичу 17-го (29-го) января 1830 года: «Je suis extrèmement satisfait d'Orloff; il agit au delà de mes souhaits et vous pouvez vous applaudir de l'avoir désigné»,—и 27-го февраля (11-го марта): «Je ne puis assez vous dire combien je suis satisfait d'Orloff; il agit vraiment à me surprendre moi-mèn:e, malgré mon tendre pour lui».

(Военно-ученый архивъ. Отд. 2. № 2895б).

360. 1-го (13-го) февраля 1830 года императоръ Николай писалъ графу Дибичу:

«Nesselrode vous transmet le récit le plus exact de la mémorable conversation que j'ai eue avec les deux envoyés, n'ayant pour quatrième que Fonton; vous verrez que je leur ai dit leur fait avec ma franchise ordinaire, et les ai amenés à poser de fait que la fameuse instruction du Reiss-Effendi était désormais déclarée nulle et non avenue, ce dont j'ai pris acte en leur faisant remettre sur papier le lendemain tout ce que je leur avais dit et ce qu'ils m'ont répondu. Je dois leur rendre la justice que je les ai trouvés parfaitement dans la bonne voie; ils m'ont répété que le sultan était fermement résolu d'accomplir le traité. Il paraît qu'ils sont satisfaits, car je les comble de politesses; Halil me suit partout et il est extraordinaire qu'il aie paru pour la première fois à la rentrée de la 3-me brigade de la garde, et que le premier exercice auquel il a assisté est celui des chasseurs de la garde».

- 361. Письмо графа Чернышева къ графу Дибичу отъ 1-го (13-го) февраля 1830 года.
- 362. Во время переговоровъ въ Петербургъ была сдълана попытка относительно замѣны части денежной контрибуціи новыми территоріальными уступками въ Азіи, но турки благоразумно уклонились отъ подобной сдълки; то, что не было додѣлано въ Адріанополѣ, нельзя было дополнить новыми поправками.

18-го (30-го) апръля 1830 года графъ Нессельроде писалъ графу Дибичу:

- «Il nous a été impossible d'amener les envoyés turcs à nous offrir quelques cessions territoriales en Asie comme équivalant d'une partie de l'indemnité de guerre. Toutefois je dois leur rendre la justice qu'ils ont eu le bon esprit de ne point mettre en avant les réclamations qu'ils avaient ordre de faire valoir relativement à Akhaltzik et de reconnaître en général que le mode de payement et de garantie de l'indemnité de guerre devait faire le seul et unique objet de la négociation».
- **363.** L'Empire Ottoman 1839 1877. L'Angleterre et la Russie dans la question d'Orient, par un ancien diplomate. Paris. 1877, p. p. 52—54.
  - 364. Freiherr von Müffling: Aus meinem Leben. Rerlin. 1855. S. 335.
- 365. Изъ дневника Адріана Моиссевича Грибовскаго, статсъ секретаря императрицы Екатерины.
- **366.** 15-го (27-го) мая 1830 года императоръ Николай писалъ графу Дибичу изъ Варшавы:
- «Je bénis Dieu de vous savoir hors de tout cet horrible pays. L'idée de vous revoir sous peu et de faire partie de la route ensemble me réjouit sincèrement».

Фельдмаршалу графу Дибичу разрѣшено было для отдыха отправиться за граниду въ Силезію, для свиданія съ родными.

30-го іюля (11-го августа) графъ Дибичъ прибылъ въ Петербургъ, гдѣ ему отведена была квартира въ Шепелевскомъ дворцѣ.

- 367. Поццо-ди-Борго давно уже остроумно замѣтилъ: «Le gouvernement de la France est un cone placé sur la pointe».
- 368. Souvenirs d'histoire contemporaine. Episodes militaires et politiques, par le baron Paul de Bourgoing. Paris. 1864, p. 471.

369. Въ 1830 году посътиль также Петербургъ другой молодой фельдмаршалъ: графъ Паскевичъ Эриванскій. Его служебное положеніе на Кавказъ осталось за нимъ и послѣ заключенія мира; пъсколько инымъ являлось положеніе графа Дибича. Съ возвращеніемъ второй арміи изъ Турціи въ предѣды имперіи она была расформирована; войска, ее составлявшія, вошли въ составъ первой арміи. Тогда наступила для графа Чернышева непріятная минута; представлялось возможнымъ, что графъ Дибичъ снова займетъ мѣсто начальника главнаго штаба. Дъйствительно, 16-го (28-го) марта 1830 года, императоръ Николай писалъ графу Дибичу, находившемуся тогда еще въ Бургасъ:

«Je vous fais libre, mon cher ami, de faire tout ce qui vous agrée, venir ici, aller à l'étranger d'ici ou directement, enfin je vous rends maître complet de vos actions. Quand vous serez parfaitement remis, alors je vous attends de nouveau près de moi dans vos anciennes fonctions, mais avec de toutes autres attributions, qui ne vous abimeront plus de détails, mais vous permettront d'avoir tout le loisir pour sôigner la véritable partie d'un chef d'état major de l'empire de Russie! Voilà, mon cher ami, mes projets; le reste dépend de vous et je vous le répète, vous avez champ libre».

Въ письмѣ отъ 19-го апрѣля (1-го мая) 1830 года государь снова коснулся этого вопроса:

«Voici à peu près l'arrangement que je me propose pour le partage des affaires à votre rentrée en fonction. Etant parfaitement satisfait de Чернышевъ pour les deux années d'administration, je pense le confirmer ministre de la guerre en continuant à travailler avec lui journellement en votre présence, comme nous l'avons déjà fait. Vous n'auriez donc que le département d'inspection pour les gran des dispositions et celui du quartier-maître à diriger en personne. De cette façon je pense que tout le temps vous resterait pour être mon chef d'état major en grand, c'est à dire de diriger tout ce qui est mesure d'état, et ce qui a plus particulièrement trait aux mesures. Vous seriez mon aide pour m'éclairer dans toutes les grandes questions, sans vous surcharger de détails minutieux, qui resteraient à Чернышевъ pour sa partie, comme à Tolstoy pour les colonies».

Вствысказанныя государемъ предположенія были донельзя милостивы, но довольно неопредёленны и едва ли удовлетворяли графа Чернышева. Въ этомъ убъдился фельдмаршаль тотчасъ по прибытіи въ Петербургъ. Графъ Дибичъ сказаль барону Тизенгаузену: «Благодарность и любовь къ монарху налагають на меня святую обязанность принять опять бремя прежней моей службы при его величествт, бремя тяжкое при разстроенномъ моемъ здоровьт». Затты фельдмаршаль признался, что вступленіе въ новую должность, назначенную государемъ, сопряженно съ затрудненіями, такъ какъ оно касается до особы, которую онъ привыкъ уважать и любить, какъ друга. «Я предвижу,—говориль онъ,—что даже при соблюденіи крайней скромности и дружелюбномъ уваженіи предмъстникъ мой (графъ Чернышевъ) будетъ огорченъ, а вслъдствіе этого прежняя наша пріязненная связь ослабнетъ. Но воля государя требуетъ отъ меня и этой жертвы; единственно воля монарха избрала меня на новую должность, я ея не искаль и исполняю лишь то, что мнт, какъ повелтніе, всегда было священно».

На другой день графъ Дибичъ узналь о парижскихъ событіяхъ и предвидя, что государь снова будетъ нуждаться въ немъ, какъ въ полководцѣ, онъ сталъ выжидать ходъ дальнѣйшихъ событій, оставаясь въ сторонѣ отъ дѣлъ. «Я полагаю этимъ самымъ заслужить благоволеніе его величества, сохраняя ему вельможу, который въ занимаемомъ имъ мѣстѣ усердно исполнялъ обязанности свои»,—признался графъ Дибичъ тому же Тизенгаузену.

Когда фельдмаршалъ послѣ возвращенія государя изъ Финляндіи высказалъ ему причину, по которой не вступилъ въ новую должность, Николай Павловичъ одобрилъ предусмотрительность Дибича.

370. За отсутствіємъ графа Нессельроде, уволеннаго для поправленія здоровья къ Карлсбадскимъ водамъ, министерствомъ иностранныхъ дёлъ управляль посоль нашъ въ Лондонѣ, князь Ливенъ. На него легло все бремя первыхъ распоряженій государя, вызванныхъ іюльскою революцією.

30-го іюля (11-го августа) 1830 года, Бургоэнъ получиль отъ князя Ливена слѣдующую записку:

«Le prince de Lieven s'acquitte des ordres exprès de l'empereur en portant à la connaissance de m. le baron Bourgoing les pièces ci-jointes qu'il vient de recevoir de Berlin. Désirant s'entretenir elle-même avec m. de Bourgoing sur l'objet des nouvelles affligeantes que renferment ces pièces, sa majesté impériale l'invite à se rendre chez elle, à son palais particulier, dit le palais Anitchkoff, aujourd'hui mercredi, à huit heures du soir, en frac».

Приложенныя къ запискъ бумаги заключали въ себъ свъдънія о революціи, вспыхнувшей въ Парижъ.

Бенкендорфъ въ своихъ запискахъ ошибочно говоритъ, что государь, собираясь въ путь, принималъ Бургоэна въ Елагинскомъ дворцъ.

371. «Cette pièce était si voisine de celle où l'impératrice était couchée que, quelques ours après, cette princesse me dit qu'elle avait entendu tout notre entretien, et que nous l'avions empêchée de dormir».

Baron de Bourgoing: Episodes militaires et politiques, p. 507.

372. «Мы жили въ то время (то-есть въ началѣ сентября) въ Царскомъ Селѣ,—пишетъ Бенкендорфъ,—государю, недовольному самимъ собою, нужно было развлечься, и
мы отправились въ военныя поселенія. Весь гренадерскій корпусъ былъ собранъ лагеремъ у Княжева двора. Государь, расположившись въ палаткѣ напротивъ лагеря, сдѣлалъ большой парадъ, а на другой день ученье и маневры. Потомъ мы поѣхали по
полковымъ штабамъ и наконецъ въ Старую Руссу. Французскій повѣренный въ дѣлахъ Бургоэнъ сопровождалъ государя въ этой поѣздкѣ; онъ не могъ довольно надивиться всему, что онъ видѣлъ, въ особенности же общему довольству, замѣченному
имъ въ Старой Руссѣ и въ нѣсколькихъ многолюдныхъ селеніяхъ, черезъ которыя мы
проѣзжали».

Бургоенъ въ своихъ запискахъ выражаетъ, однако, умфренный восторгъ: «Je me bornais à être content, sans être surpris ni emerveillé, des beaux maniements d'armes et des magnifiques alignements de ces trente mille grenadiers».

373. «Je doute fort pourtant que, s'il advenait une seconde croisade européenne contre la France comme de 1813, 1814 et 1815, nous y trouvions le même zèle et le même enthousiasme de la bonne cause. Il y a eu depuis bien des promesses non exécutées ou éludées et bien d'intérêts lésés; on s'est servi alors de voies populaires partout pour abattre la tyrannie de Bonaparte, qui pesait sur le continent, et l'on ne prévoyait pas que ces mêmes mesures tôt ou tard pouvaient tourner contre nous-mêmes. Depuis il y a une époque de 16 ans, durant laquelle les événements se sont rapidement succédés et qui n'ont prouvé que trop qu'il ne faut pas démuseler le peuple, comme disait Mirabeau au commencement de la révolution, puisque personne ne saurait le remuseler. Bonaparte l'a prédit haut à Leipzig, en disant que l'alliance employe des moyens populaires contre moi qui tourneront contre elle-méme, et je crois qu'il n'a pas eu tort. J'ai vu afficher en 1813 et publier en Silésie, lors de l'armistice, que si le roi voudrait faire la paix, il faudrait ne pas lui obéir et continuer la guerre, en le déclarant indigne de régner sur ce peuple généreux qui veut reconquérir ses droits. Que d'émancipations n'avons nous pas vu depuis, grand Dieu! Quant à l'esprit public de ce pays, je puis l'attester bon pour le moment dans la majorité, aux incorrigibles près qui ne sont pas en majorité; pourtant il ne faut pas se laisser induire en erreur que, malgré le bien-être du pays, il y a toujours l'ancien pactum conventa qui tient à coeur, c'est à dire que si le souverain enfreint en quoi que ce soit la constitution, l'on est délié envers lui des serments de fidélité et que la confédération est autorisée par le fait même; pourtant malgré cela, je garantis que vous pouvez compter sur l'armée et la majorité de la population . . . . La bourgeoisie est très bonne et fort devouée; la petite noblesse l'est de même, la grande par intèrêt; il n'y a que la race des juges et avocats, des professeurs et étudiants, qui ne me donne pas de sécurité, malgré qu'il y en a de bons sujets parmi eux . . . . . Tout est tranquille chez nous jusqu'à ce moment, et je me flatte de l'espoir que cela restera de

même avec l'aide et la grâce de Dieu; qu'Il me soit en aide! Les polonais vous prouveront leur fidélité, j'ose l'espérer de Sa clémence, et feront tomber le doute à ce sujet».

Изъ письма цесаревича Константина Павловича къ императору Николаю отъ 13-го (25-го) августа 1830 года.

374. «Il y a quelques heures que mom courrier est revenu, porteur de votre lettre du 13 (25). Recevez en, cher Constantin, toutes mes actions de grâces. Je suis réellement heureux, plus que je ne puis vous le rendre, de ce que nous nous rencontrions si parfaitement dans notre manière de voir; au point que mème la divergence au sujet du pavillon tricolore n'existe même plus, l'ayant levé aussitôt que nous avions reçu officiellement la nouvelle que ce n'était plus la couleur de la rébellion, mais que le gouvernement du lieutenant-général du royaume, confirmé par Charles X et par conséquent rendu légal à nos yeux, l'avait solennellement adopté. La légation française d'ici a parfaitement compris la chose, et il n'y a pas un seul français ici, qui ait pensé de prévenir ou dévancer l'ordre ou la permission de porter ces nouvelles couleurs.... Le jugement que vous portez quant aux polonais est exactement celui que je croyais en porter, et quant à ma confiance dans cette belle et brave armée, elle est pleine et entière et je n'en ai pas seulement douté un seul instant.

«Tout ce qui a été fait diplomatiquement ici, vous a été envoyé; j'espère que vous trouverez nos déterminations conformes à l'honneur et aux principes que nous avons hérité de feu notre ange. Nous ne nous pressons point d'agir, mais il me parait, qu'en fait de principes immuables, sacrés, il ne faut jamais laisser subsister de doute; or c'eut été le faire que de ne pas exposer franchement notre manière d'envisager l'usurpation du duc d'Orléans. Au reste les événements marchent avec une telle rapidité qu'à la lettre à peine a-t-on le temps de murement peser une chose, de préparer les dépêches, qu'un nouvel incident survient et change l'apparence des choses. Telle est, selon moi, la circonstance du moment, car le roi légitime à mes yeux, — Henri V, est emmené par son grand père hors de France; ainsi de fait, il émigre et abandonne le pays. Ce pays ne peut rester sans chef et sans tomber, à son défaut, dans l'anarchie la plus affreuse; ainsi, de fait, le plus proche du trône, présent dans le pays, au défaut de ceux qui étaient avant lui, devient de fait roi de France pour nous; ainsi, si mes alliés trouvent à l'unanimité que nous devons en passer par le duc d'Orléans, il me paraît qu'il vaut mieux reconnaître la royauté de ce fait là que de celui du choix du peuple! Effrayant exemple, subversif de tout ordre et qui saperait notre propre existence; je le répète il me répugnerait trop de le reconnaître ainsi..... On m'a annoncé de Paris l'arrivée du général Athalin; j'ai même la copie de la lettre du duc pour m'annoncer sa royauté; elle est aussi raisonnable que possible; l'individu m'est connu de Londres; c'est le confident le plus intime et un homme de bien, il en a fait choix pour se justifier verbalement de ce qui nous paraît avec grande raison inexcusable. Je compte le recevoir en attendant comme envoyé par le chef du gouvernement, jusqu'à ce que l'avi de mes alliés me fut connu sur cet important objet».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 17-го (29-го) августа 1830 года.

375. «Vous sentez et vous appréciez les événements du jour en vrai homme d'honneur, pardonnez moi cette expression toute simple, mais à côté de cela, il ne faut pas oublier que vous êtes souverain et maître d'un empire immense, et que votre premier devoir est de concilier les intérêts de vos sujets et de vos alliés, qui sont placés dans des positions respectives bien différentes. Je place en premier lieu votre respectable et vénérable beau-père qui, certes, serait le premier compromis envers la France, si vous vous en détachiez; sa position géographique lui impose des devoirs peut-être durs, j'en conviens, mais que l'on ne saurait éviter. Il y a de cela 40 ans, et je m'en souviens parfaitement, que la révolution à son début inspirait une horreure à tout être pensant et à toutes les classes de la société, grands et petits, nobles et bourgeois, négociants et indistruels, en un mot tout le monde la voyait en horreur. Depuis ce temps les choses ont bien changé de face et je suis certain que jadis sur 100 et 200 personnes il n'y en

avait pas une qui eut seulement osé ouvrir la bouche pour en faire l'apologie et se compromettre par là envers la société entière, lorsque maintenant sur 100 personnes bien pensantes il y en a certainement 25 qui sont pour la révolution. Les unes le sont par esprit du siècle, les autres par intérêt, d'autres par insouciance, d'autres enfin par cosmopolitisme. Les nations ont été dans ces derniers temps trop en contact entre elles pour ne pas se connaître à fond et, certes, le bien être matériel a fait place aux principes professés naguère. Il dépend de vous de commencer la guerre, mais non de la finir. A la première guerre de la révolution tout marchait avec enthousiasme provenant du devoir et de l'horreur que l'on ressentait; tous voulaient conserver leurs positions sociales et l'on était sûr de ses derrières. A la seconde, s'il y a lieu, on marchera par devoir et à contre coeur pour le grand nombre. Les nouvelles idées ont germé trop dans toutes les têtes et se sont trop enracinées dans la généralité de la nouvelle génération pour pouvoir croire au contraire. En outre il y a eu trop d'intérêts lésés, trop de promesses faites et non réalisées pour pouvoir compter sur un concours unanime de la bonne cause . . . . Au mot de guerre, au mot de la reprise des frontières du Rhin, de la Belgique, les partis cessent en France, la France devient une et se bat pour propager des principes subversits au dehors et se donne par là de la consistance que lui oppose le courage seul des maîtres; c'est bien peu lorsque les intérêts des individus ne sont pas de la partie, lorsqu'au contraire, laissant la France à elle-même avec tous les germes le discorde qui réyent par tous les intérêts froissés, l'on y amène nécessairement une guerre civile, et ils s'entre-détruiront eux mêmes et du désordre jaillera l'ordre plus tôt que l'on ne s'y attendra et, si même la France a la bêtise de vouloir commencer une guerre au dehors, on a l'argument pour les siens que l'agression est venue de leur part, malgré notre reconnaissance bassée sur la promesse de rester dans leurs frontières. Alors on est quitté envers sa conscience et, je le répète, en finissant ce long article, que telle est mon opinion . . . . . Au nom de Dieu, pas de précipitation, mais du calme et du sang froid».

Изъ письма цесаревича Константина Павловича къ императору Николаю отъ 21-го сентября (3-го октября) 1830 года.

376. «J'en ai fait choix, parce qu'il voit les choses exactement comme vous et moi et qu'il m'importe que mes paroles et mes pensées soient rendues au roi avec le ton que je mets à cette musique et pour recevoir de bouche la même chose du roi».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 17-го (29-го) августа 1830 года.

**377.** См. въ приложеніяхъ записку фельдмаршала графа Дибича, составленную имъ послѣ разговора съ императоромъ Николаемъ передъ отъѣздомъ въ Берлинъ въ августѣ 1830 года.

378. Цесаревичь Константины Павловичь, убъждая императора Николая не начинать войны безъ вызова со стороны Франціи, сошелся мыслями съ королемъ прусскимъ. Цесаревичь писалъ: »Feu notre immortel empereur dans son manifeste au sujet de la guerre de 1812 concluait en disant: «на начинающаго Богъ», et les faits l'ont prouvé du reste».

(Изъ письма отъ 21-го сентября (3-го октября) 1830 года).

**379.** Письмо короля Людовика-Филиппа императору Николаю отъ 7-го (19-го) августа 1830 года.

380. «J'ai reçu des mains du général Athalin la missive dont il était porteur. Des événements à jamais déplorables ont placé votre majesté dans une cruelle alternative. Votre majesté a pris une résolution qui seule lui paraissait propre à epargner à la France de plus grands maux. Je ne dirai rien des motifs qui ont inspiré la conduite de votre majesté en cette occasion, mais j'adresse les voeux les plus ardents à la divine Providence, pour qu'il lui plaise de bénir les desseins de votre majesté, et vos efforts pour le bien-être du peuple français. De concert avec mes alliés je reçois avec satisfaction le désir exprimé par votre majesté d'entretenir des relations de paix et d'amitié avec tous les états européens.

«Aussi longtemps que ces relations seront fondées sur les traités existants, et sur la ferme volonté de maintenir les droits et les obligations solennellement reconnus par ceux-ci, ainsi que les propriètés territoriales, l'Europe y verra une garantie de la paix qui est si nécessaire même pour le repos de la France.

«Appelé conjointement avec mes alliés à continuer avec la France sous son nouveau gouvernement ces relations conservatrices, je m'empresserai de mon côté de mettre non-seulement tous les soins qu'elles exigent, mais je manifesterai encore sans cesse les sentiments de la sincérité desquels je me fais un plaisir d'assurer votre majesté, en échange de ceux qu'elle m'a exprimés».

**381.** Читая впослёдствій записки Бенкендорфа, императоръ Николай написаль на поляхъ рукописи слёдующую замётку:

«Cette nouvelle me parvint à Moscou, le soir même du jour où je me trouvais mal et le même soir j'expédiais les ordres au ministre de la guerre, au maréchal Sacken et à mon frère Constantin pour mettre l'armée sur le pied de guerre».

Бенкендорфъ ошибочно относить сдѣланныя тогда распоряженія къ пребыванію государя въ Твери.

**382.** См. въ приложеніяхъ письмо императора Николая къ графу Чернышеву отъ 5-го (17-го) октября 1830 года изъ Москвы.

383. «Si les autres cabinets avaient la même énergie que l'empereur imprime au notre, comme les artisans de troubles et de rébellion auraient à trembler; il faudra bien avoir recours aux moyens de repression, mais le germe du mal aura gagné du terrain».

ir recours aux moyens de repression, mais le germe du mal aura gagné du terrain». Изъ письма графа Чернышева къ графу Дибичу отъ 7-го (19-го) октября 1830 года.

384. «Et nous aussi, mon cher comte, nous ne sommes pas sur des roses. Le choléramorbus règne dans un grand nombre de gouvernements qu'il a fallu exempter du recrutement, le commerce intérieur est arrêté par les mesures qu'il a fallu prendre pour empêcher le fléau de s'étendre, et nous ne sommes pas sûrs qu'il ne nous atteigne ici, car on dit qu'il est déjà près de Tikhvin; la récolte a été mauvaise et les impôts rentrent mal. C'est sous de pareils auspices que nous allons faire les préparatifs d'une guerre, dont Dieu seul peut prévoir les conséquences. Il ne faut certainement pas se décourager et tomber plus bas que les événements, mais j'ai pensé qu'il était indispensable de vous tracer le triste tableau de notre situation intérieure, afin que vous puissiez le prendre en considération dans toutes les combinaisons que vous aurez à arrêter avec le cabinet prussien».

Исъ письма графа Нессельроде къ графу Дибичу отъ 10-го (22-го) октября 1830 года. 385. Упомянутое здъсь имя Леопольда (принца Саксенъ-Кобургскаго) служитъ указаніемъ, что записка императора Николая написана имъ въ 1831 году. Избраніе принца бельгійскимъ королемъ состоялось 23-го мая (4-го іюня) 1831 года.

Въ виду того, что записка исключительнымъ образомъ останавливается на оцѣнкѣ событій іюльской революціи 1830 года и совершенно умалчиваетъ о польскомъ мятежѣ, начавшемся въ концѣ того же года, мы признали умѣстнымъ предпослать эту записку изложенію событій, вызванныхъ варшавской революціей.

Императоръ Николай вообще не жаловаль принца Леопольда. Еще во время кандидатуры принца на греческій престоль государь въ письм'є къ графу Дибичу жаловался на «conduite plus qu'équivoque» Леопольда, прибавивъ: «Je n'aime pas les êtres faux, vous le savez».

386. «Sa majesté m'a donné ce matin une audience à Charlottenbourg. J'ai eu l'honneur de lui présenter les mesures énergiques que votre majesté a bien voulu prendre au moment de l'appel du roi des Pays-Bas. Sa majesté m'a dit qu'elle s'était toujours attendu de la part de votre majesté à cet élan généreux d'énergie et de promptitude; elle me chargea de vous en porter sa plus vive reconnaissance, sire, mais d'y ajouter que depuis déjà de nouvelles circonstances avaient amené de nouvelles considérations, que l'envoi du prince d'Orange et les mauvaises suites qu'ils paraissent avoir présageaient que l'affaire Belgique ne pourra plus être décidée que par le commum accord établi par les conférences de Londres ou de la Haye; qu'elle regarde cependant la mobilisation de

l'armée russe et le rapprochement des troupes éloignées pour une mesure des plus salutaires, ne doutant nullement elle-même de la nécessité dans laquelle on se trouvera de finir par les armes. Le roi croit cependant qu'il serait utile sous le rapport politique de ne pas mettre définitivement en était de guerre les troupes polonaises et leurs corps de réserve qui se trouvent sur la même hauteur que le 1-er corps prussien, pour ne pas faire naître des soupçons sur une différence d'intention entre les deux puissances, car les prussiens ne peuvent pas encore rassembler leurs landwehrs, mesure qui pèse extrêmement sur toutes les branches de l'administration et à laquelle le roi ne pourra se résoudre qu'au moment où déjà il ne restera plus une lueur d'espérance pour la paix..... Sa majesté croyait qu'il serait utile de faire tant des idées politiques sur les différentes questions que l'état actuel et ses suites vraisemblables font naître, que des idées militaires sur les opérations qui pourraient en être une suite, deux résumés raisonnés pour les communiquer à l'Autriche et l'Angleterre par des organes de confiance afin de demander leur adhésion ou les changements qu'elles trouveraient indispensables à y faire, et qu'en suite de cela sa majesté désirait que je reste encore peu de temps ici, tant pour y participer que pour pouvoir les porter ensuite moi-même à votre majesté».

Изъ письма графа Дибича къ императору Николаю отъ 18-го (30-го) октября 1830 года изъ Берлина.

387. «N'ayant reçu aucune direction de votre part, ni des renseignements sur les mesures adoptées par la cour de Prusse, dans la situation actuelle des affaires de la Belgique, voyant d'un autre côté par les nouvelles publiées par l'Observateur autrichien que l'Autriche déclare ne point vouloir se mettre sur le pied d'agression, j'ai lieu de croire que si nous sommes les seuls à adopter des mesures à l'effet d'amener une intervention armée en Belgique, en faisant de grands préparatifs de guerre et en nous exposant à de grands frais, sans que de pareilles dispositions soient unanimement adoptées par d'autres puissances, cette grande précipitation de notre part ne ferait qu'augmenter la fermentation actuellement existante et pourrait compromettre les intérêts de la Prusse.

«Si le roi Charles X régnait encore en France et qu'une insurrection de cette nature eut éclatê dans les états du roi des Pays-Bas, l'intervention armée de la Russie collectivement avec celle des autres puissances eussent été placées dans un autre jour, et tout en se légitimant par le fait même et par la teneur des traités, auraient emposées à ces mêmes puissances une obligation irrévocable dans le retablissement de la tranquillité dans ce pays et la réinstallation du roi, dans toute la plénitude de son pouvoir. Mais l'esprit de trouble et de fermentation qui règne non seulement en France, mais encore dans plusieurs parties de l'Europe, ne pourrait qu'augmenter au bruit de ces préparatifs de guerre, produirait un embrasement général, dans lequel la France elle-même pourrait participer et dont les conséquences seraient difficiles à apprécier pour le moment.

«Comme les ordres suprèmes de sa majesté, communiqués au comte Czernichef, fixent au 10 (22) Décembre prochain le terme pour les troupes d'être prêtes à marcher et comme cette époque est rapprochée, je vous adresse ce feldjaeger, monsieur le comte, en vous priant de m'informer dans le plus bref délai possible et par ce même courrier, si je dois mettre ces mesures à exécution ou non. J'aurai soin de préparer en attendant tous les ordres nécessaires à ce sujet».

Изъ письма цесаревича Константина Павдовича къ графу Дибичу отъ 14-го (26-го) октября 1830 года.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 676).

388. Статья «Между двумя войнами. Эпизодъ изъ царствованія императора Николая. 1830 годъ».

(«Русская Старина», 1881 года, т. 31-й).

389. См. въ приложеніяхъ письмо императора Николая къ графу Дибичу отъ 1-го (13-го) ноября 1830 года.

**390.** См. въ приложеніяхъ письмо графа Чернышева въ графу Дибичу отъ 9-го (21-го) ноября 1830 года.

391. «Je n'ai pas besoin de vous dire avec quelle impatience j'attends l'ouverture des conférences de Londres et leurs premières délibérations, car c'est là notre ancre de salut».

Изъ письма графа Нессельроде къ графу Дибичу отъ 5-го (17-го) ноября 1830 года. 392. «J'ai passé ma matinée dans un bien triste comité où Cancrin nous a déroulé le tableau de notre pénurie financière. Sans partager en entier son opinion sur nos impossibilités, je dois cependant convenir que la source des emprunts et de quelques autres moyens extraordinaires est complétement tarie. Sans les subsides de l'Angleterre, je ne sais pas trop où nous puiserions les ressources pour faire une guerre dont personne ne saurait prévoir la durée».

Изъ письма графа Нессельроде къ графу Дибичу отъ 9-го (21-го) ноября 1830 года. Графъ Дибичъ не одобрялъ политики графа Нессельроде, клонившейся къ отстраненію неумъстнаго вооруженнаго вмъшательства въ дъла Европы, вызваннаго Іюльскою революціею.

18-го (30-го) ноября 1830 года фельдмаршаль писаль вице-канцлеру, въ отвѣтъ на письмо его отъ 9-го (21-го) ноября.

«Si nos finances ne nous permettent pas de défendre la paix de l'Europe, alors elles nous permettront encore bien moins de soutenir le combat quand cette même Europe émancipera la Pologne. Telle est au moins ma conviction. Comme je n'ai jamais eu l'honneur de servir dans les armées autrichiennes, je ne puis encore comprendre l'axiome de Montecuculi; je crois au contraire avec notre grand dernier maître dans l'art de guerre: que la guerre donne l'argent pour la faire, si on la fait de bonne manière: vorwärts ou ypa! Alors elle dure moins et coûte moins d'argent et surtout en hommes, ce que je dois pourtant compter en ancien gentilhomme et en bon serviteur, bien au dessus de ce mal-Leureux mobile d'argent, dont un système de juifs et d'athées veut faire la base des institutions futures de l'Europe, — en remplaçant par du métal et des papiers la foi et l'honneur de nos pères et ceux d'entre nous qui s'honorent de leur ressembler.

\*Si on me reproche quelquefois de voir trop en rose, vous voyez du moins, cher comte, que mon humeur n'est pas toujours de cette couleur. Elle changera du reste dès que je verrai qu'on se persuadera que les délais gâtent plus les affaires qu'ils ne les font avancer. Ce qui est arrivé heureusement dans notre affaire d'Orient qui n'a pu et dû être débrouillée que par le glaive arrivera encore, et ce n'est que ce même glaive qui coupera le noeud gordien de la Belgique, mais il faudra un coup d'autant plus fort qu'on aura donné plus de temps pour entrelacer les liens, et la perte de tout genre en deviendra plus grande, même en argent et en crédit.

«Ne m'en voulez pas, cher comte, mais je ne sais jamais parler que d'après mon coeur; je ne crois pas l'avoir mauvais; je ne puis donc désirer aucune guerre, que je regarde toujours comme le plus grand fléau, mais je crois que ce fléau s'aggrandit et se prolonge quand dans des cas inévitables on se trompe sur cette inévitabilité».

393. «Toutes mes dispositions guidées par la prudence ont pour objet de ne pas compromettre par trop de précipitation et par des mesures intempestives les intérêts de notre auguste, respectable et vénérable allié le roi de Prusse. Au reste quelque sages que soient tous les ordres qui me viennent de St.-Pétersbourg, ils ne sont pour moi, dans la position où je me trouve, que de l'histoire ancienne, puisque je suis avancé de 15 jours sur les événements. J'attends donc mes lumières de votre part, mon cher maréchal, et j'avoue en mon particulier, que c'est avec le plus grand regret, que je vous verrai quitter Berlin. Je me croirai alors placé entre le marteau et l'enclume, position très précaire et fort difficile. Les motifs qui me déterminent à persévérer de plus en plus dans cette voie se fondent sur les notions politiques qui me parviennent au sujet des opinions et de la conduite de l'Angleterre, dans lesquelles je ne vois qu'une espèce de désunion et un démenti formel à l'accord unanime qui doit présider aux vues des augustes alliés. Quant à la France, elle ne peut sans manquer de logique et sans se contredire elle-même, publier à l'étranger d'autres principes, que ceux qu'elle a professés chez elle, en se déclarant ouvertement contre les révolutions au dehors, tandis qu'elle ne respire elle-même que révolution. Au

reste, d'après mon faible avis, il faut la laisser se déchirer et s'entre-déchirer à elle seule, non par des émeutes ou des insurrections éphémères, mais par une guerre civile bien fomentée; autrement une guerre européenne contre la France ne ferait qu'y réunir tous les partis, dans la vue de maintenir l'intégrité du sol français et de le mettre hors de toute atteinte. Cela ne doit point nous empêcher d'être en mesure d'agir; mais je le dis et le répéterai toujours, que cela soit sans précipitation et en usant de calme et de sang froid.

«C'est là, mon cher maréchal, ma profession de foi, pure et entière; je la soumets en toute confiance à vos lumières. Enfin, si je devais agir contre mon opinion je le ferai avec l'obéissance que vous me connaissez, mais en conservant toujours ma manière de voir».

Изъ письма цесаревича Константина Павловича къ графу Дибичу отъ 6-го (18-го) ноября 1830 года изъ Варшавы.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 967).

Мысли, высказанныя въ этомъ письмѣ, цесаревичъ высказывалъ уже ранѣе въ письмѣ къ императору Николаю отъ 21-го сентября (3-го октября) 1830 года, выдержки изъ котораго приведены нами выше.

394. Мѣсяцемъ ранѣе, 12-го (24-го) октября 1830 года, цесаревичъ въ письмѣ къ  $\Theta$ . П. Опочинину выражалъ тѣ же мысли:

«Какой несчастный нынъшній годъ: возмущенія, повальная бользнь и сверхъ того во всемъ полуденномъ краю совершенный неурожай. Chez nous jusqu'à ce moment tout est tranquille et j'espère dans la clémence de Dieu que tout restera de mème».

395. Изъ письма графа Дибича къ императору Николаю отъ 22-го ноября (4-го декабря) 1830 года.

(Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 676).

Принцъ Евгеній Виртембергскій смотрѣлъ на событія, разыгравшіяся въ Варшавѣ, съ нѣсколько иной точки зрѣнія. Онъ пишетъ въ своихъ запискахъ: «Одновременно съ береговъ Невы прогремѣла вѣсть: «я иду съ 200.000 русскихъ», а полякамъ сказано: «вы будете моимъ авангардомъ». Французы же воскликнули: «авангардъ, обратись противъ главныхъ силъ»,—и авангардъ парировалъ. Поляковъ воодушевляла не столько ненависть къ русскимъ, сколько озлобленіе противъ системы русскаго правительства. Напротивъ того, я постоянно видѣлъ въ Варшавѣ, что поляки и русскіе братались и часто бранили сообща правительство».

396. «Je reçus ce soir là (т.-е. 25-го ноября) la nouvelle de la révolution par un rapport de mon frère qui n'était pas le premier, mais me parlait d'un autre qu'il m'avait envoyé, mais que je ne reçus que 14 heures plus tard, de façon que j'ignorais tout ce qui c'était passé et ne sus d'abord que les noms des officiers généraux tués et le nombre et le nom des troupes restées près de mon frère. Ce fut là première nouvelle telle que je la reçus et qui me fit apprendre la révolution polonaise».

Собственноручная зам'єтка императора Николая, написанная имъ при чтеніи записокъ генераль-адъютанта Бенкендорфа.

397. Дневникъ князя А. С. Меншикова 1830 года.

Зам'єтки генераль-адъютанта Павла Николаевича Игпатьева о царствованіи императора Николая І-го.

**398.** Изъ письма императора Николая къ цесаревичу отъ 27-го ноября (9-го де-кабря) 1830 года.

399. «Voici donc un ouvrage de 16 ans détruit totalement par des sous-officiers, de jeunes officiers et des étudiants et compagnie. Je n'en dis pas davantage, puisqu'il est de mon devoir de vous certifier que les propriétaires, les gens de la campagne et tout ce qui est seulement avec quelque avoir en sont en désespoir. Officiers, généraux, ainsi que les soldats n'ont pu d'empêcher de suivre le mouvement, entraînés par la jeunesse et les sous-officiers qui ont égaré tout le monde. Bref les choses sont au pire et je ne sais ce qui en adviendra de la clémence de Dieu. Tous mes moyens de surveillance ont été nuls, malgré que tout se découvrait . . . . Nous voilà, nous autres russes à la frontière, mais grand Dieu dans quel état, presque nus-pieds, sortis comme pour une alerte et

croyant rentrer en casernes et au lieu de cela ayant fait des marches terribles. Les officiers ont tout perdu et n'ont que ce qu'ils ont sur le corps.... J'ai le coeur navré; à 51<sup>1</sup>/2 ans et après 35<sup>1</sup>/2 de service, je ne croyais pas finir ma carrière d'une manière aussi déplorable».

Изъ письма цесаревича Константина Павловича къ императору Николаю отъ 1-го (13-го) декабря 1830 года изъ Влодавы.

400. «Tous mes voeux sont adressés au bon Dieu, afin que la masse de cette armée à laquelle j'ai consacré 16 années d'existence, fasse un retour sur elle même et rentre dans le chemin de l'honneur et du devoir et reconnaisse son égarement avant que les mesures coercitives fussent employés contre elle. Ceci est trop beau pour le siècle où nous vivons et, malgré mes voeux, j'en doute fort».

Изъ письма цесаревича Константина Павловича къ императору Николаю отъ 26-го декабря 1830 года (7-го января 1831 года).

401. «Si des deux nations et des deux trônes l'un doit périr, puis-je balancer un instant?—Vous même ne le ferez pas? Ma position est grave, ma responsabilité terrible, mais ma conscience ne me reproche rien vis-à-vis-des polonais et je puis assurer qu'elle ne me reprochera rien, je m'acquitterai envers eux jusqu'à la dernière possibilité de tous mes devoirs, je n'ai pas prêté en vain serment, et je ne l'ai pas vidé, que le reproche donc des suites affreuses de cet événement, si elles ne pouvaient être évitées, retombe en entier sur ceux qui en sont coupables! Аминь».

Изъ письма императора Николая къ цесарсвичу Константину Павловичу отъ 8-го (20-го) декабря 1830 года.

402. Dês que je fus informé de l'arrivée de Lubecki et Ieserski, je fis donner ordre de ne pas les laisser avancer plus loin que Narwa, et je leur fis adresser un avis par Grabowski que, s'ils arrivaient comme députés d'un gouvernement ou d'un pouvoir que je ne puis reconnaitre, ils ne pouvaient être admis ni devant moi, ni même rester ici: sur quoi Lubecki adressa une réponsse au nom de tous deux, que je fis mettre dans les journaux, qu'il n'eut jamais accepté une commission pareille et qu'il arrivait comme membre de mon gouvernement pour rendre compte de ce qui s'était passé; que m-r Ieserski l'accompagnait. C'était ce qu'il me fallait et pour moi-même, et pour ici, et pour là bas. Ils arrivèrent donc; je réunis chez moi Michel Wolkonsky, Tolstoy; Nesselrode et Grabowski (dont je suis on ne peut plus content) et je fis venir Lubecki seul; il arriva, comme toujours, le nez en l'air, et d'un air très gai commença le récit.... je le traitais très froidement.... après une heure et demie de conversation, je le congédiais. Le même soir, je fis dire à Ieserski, voyageur, par Benkendorf que j'aurai plaisir à le voir chez moi. Il me l'amena; dès qu'il entra dans la chambre, il se jeta à deux genoux devant moi, sanglotant comme un enfant; j'eus peine à le calomer, et, après l'avoir embrassé, nous nous assimes tous trois et je lui dis de me raconter tout ce qu'il avait à me dire. Il me répéta à peu-près tout ce que je savais déjà par vous, Haucke et Lubecki. Tout ce qu'il disait était dans le meilleur sens possible. Après qu'il eut fini, je le priais de se mettre un instant à ma place et de me dire ce que j'avais à fair e?-Il fit une grande exclamation et me dit que c'était Dieu seul qui pouvait m'inspirer. Je lui demandais s'il avait lu la proclamation; il me dit que «oui», et qu'elle était bonne pour les honnêtes gens, mais qu'elle ne pardonnait pas les coupables et que ces diables avaient exprès compromis le plus de monde possible pour être surs de ne pas être abandonnés et livrés. Je lui répondis que je n'en voulais qu'aux assassins, que le reste devait être sûr de son pardon. Je lui citais que ce même 14 Décembre le hasard voulait que le bataillon qui me donnait la garde était ces mêmes marins de la garde qui furent contre moi, il y avait 5 ans, que par conséquent cet exemple prouvait que je trouverai moyen non seulement de pardonner, mais aussi de donner à la troupe l'occasion de se rehabiliter à ses propres yeux. Il trouva cette idée fort bonne, surtout si ce n'était pas en Asie; en Asie ou non, je dis, qu'il fallait chercher l'occasion de regagner l'honneur,et il convint que c'était juste. L'idée lui vint alors que je convoque la Diète; je lui observais que j'eusse pu le faire sans doute, mais qu'eux-mêmes avaient pris l'initia-

tive et qu'il ne me convenait plus de m'en mêler; mais, lui dis-je, je vous offre un autre moyen, tout aussi efficace: vous reviendrez à Varsovie, vous êtes nonce, faites en sorte que l'on confirme le dictateur, faites plus, si vous êtes sûr de la plupart de vos collègues, proposez et même exigez du dictateur qu'il fasse justice des coupables, c'est à dire de ceux qui ont tué leurs chefs et enfreint toute discipline, vous me rendrez le plus grand service possible, car, je vous le répète, je repousse le rôle de boureau, et je ne veux user que de mon droit de gracier. Soyez jaloux de vous laver de la tâche qui souille votre armée, votre nation, et vous vous rehabiliterez aux yeux de votre souverain, de votre patrie et de l'Europe entière?—Eh bien, je le ferai, me dit-il avec chaleur, et on vous pendra, lui répondis-je. C'est égal, je le ferai.

«Nous nous quittàmes ainsi, fort contents l'un de l'autre. Deux jours après, il arrive chez Benkendorf, tout fringant, et il lui dit: j'ai trouvé un moyen infaillible de tout arranger!—Quoi donc?—Que l'empereur dise: «Polonais! je suis mécontent de vous, vous avez forfait à l'honneur, mais je vous offre le moyen de tout réparer: marchez à l'instant sur la Galicie et Posen, je vous les donne!»—Benkendorf fit de grands yeux et lui demanda s'il était fou?—Pourquoi? fut sa réponse. Alors l'autre lui énumera tout ce qu'il y avait d'insensé dans une pensée pareille,—et le charme se dissipa; il convint de tout. En un mot, ils sont tous plus ou moins malades de raison! Je ne sais l'expliquer autrement».

Изъ письма императора Николая къ цезаревичу Константину Павловичу отъ 19-го (31-го) декабря 1830 года.

- 403. 1-го декабря 1830 года даны были два указа:
- 1) «Главнокомандующимъ дъйствующей арміею, собираемою къ западнымъ границамъ имперіи, повелъваемъ быть генералъ-фельдмаршалу графу Дибичу-Забалканскому со всъми правами, властію и преимуществами, присвоенными званію сему учрежденіемъ объ управленіи большою дъйствующею арміею».
- 2) «Губернін: Гродненскую, Виленскую, Минскую, Подольскую и Волынскую, и Бѣлостокскую область повелѣваемъ объявить состоящими въ военномъ положеніи, подчинивъ оныя главнокомандующему дѣйствующею арміею, генералъ-фельдмаршалу графу Дибичу-Забалканскому.
- 404. Фельдмаршаль графь Дибичь-Забалканскій въ его воспоминаніяхъ, записанныхъ въ 1830 году барономъ Тизенгаузеномъ. «Русская Старина», 1891 года, т. 69.
- **405.** Едва открылась кампанія 1831 года, какт уже начались сѣтованія графа Дибича по поводу своего потрясеннаго здоровья. 8-го (20-го) февраля, за нѣсколько дней до Гроховскаго сраженія, фельдмаршаль писаль императору Николаю изъ Милосны:

«Nous sommes tous harasté de fatiguss, surtout moi qui malheureusement me ressent toujours d'une faiblesse de nerfs qui m'est resté des fièvres orientales et peut-être des émotions morales que la faiblesse humaine n'a pas permis de supporter avec toute la résignation que notre religion divine nous prescrit».

**406.** «Dites vous bien que j'ai épuisé tous les moyens pour ramener des insensés à la raison; faire plus dépasse ma conception, comme cela serait incompatible avec l'honneur du personnage que je représente et de l'empire indignement insulté: ce n'est donc pas la vengeance qui nous fera combattre mais la nécessité».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 27-го декабря 1880 года (8-го января 1831 года).

407. «Voulant me préparer à tout, j'ai engagé ma femme à faire nos dévotions, ne sachant pas si, à l'époque où nous sommes dans l'habitude de le faire, Dieu nous permet d'être ensemble; du moins nous allons communier et je viens vous demander à tous deux mon pardon et votre bénédiction; puissé-je dans l'acte que je vais consommer trouver cette force et cette présence d'esprit qui de jour en jour me deviennent plus nécessaires, et que je chercherai en vain ailleurs que là d'où émanent la miséricorde et la force».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 19-го (31-го) декабря 1830 года.

403. «Mais je ne saurais le faire sans oser encore recommader à votre clémence une nation égarée et dont tous les membres ne sont pas tous coupables, mais bien ceux qui

les ont induits dans le sentier du crime et de la perversité de tous genres. Grâce pour eux, cher et excellent frère, et indulgence pour tous, — c'est le voeu d'un frère qui a eu le malheur de passer la plus belle epoque de sa vie et par obéissance à former une troupe qui malheureusement a tourné ses armes contre son pays natal. Mon rôle public est fini après tout ce qui vient de m'arriver; tout commandement ne me flatte aucunément. . . . . . Souffrez que je reste avec elle (la garde); leur sort sera le mien. Si toutefois vous jugez, cher et excellent frère, que je dusse la quitter, souffrez que je me retire entièrement et que je devienne absolument nul, ce que je sens de plus en plus que je le suis».

Изъ письма цесаревича Константина Павловича къ императору Николаю отъ 1-го (13-го) января 1831 года.

409. «Il est difficile de pénétrer dans l'avenir, mais en combinant humainement parlant les diverses chances, il paraît difficile qu'elle put être pire pour nous que celle de 1830, et fasse le ciel que je ne me trompe pas. Je voudrais vous voir tranquillement établi dans votre Belvédère et tout rentré dans l'ordre, mais que de choses à faire avant que de pouvoir en venir là. — Qui des deux doit périr, car il paraît que périr il faut, est-ce la Russie ou la Pologne? Décidez vous même. J'ai épuisé tous les moyens possibles pour prévenir un pareil malheur; les seuls moyens compatibles avec l'honneur et ma conscience, ces moyens sont épuisés, ou du moins rien ne peut me faire croire que l'on en veuille là bas; que me reste-t-il à faire?».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 3-го (15-го) января 1831 года.

410. Донося императору Николаю 28-го января (9-го февраля) 1831 года изъ Высоко-Мазовецка о благополучномъ вступленіи арміи въ предёлы царства Польскаго, графъ Дибичъ украсилъ письмо свое тяжеловёснымъ разсужденіемъ, могущимъ служить образцомъ стилистики Забалканскаго героя:

«L'absence totale des troupes régulières, même de tout poste d'avertissement dans une espace aussi grande et vis-à-vis nos forces concentrées paraît indiquer une grande nullité dans les mesures défensives du gouvernement qui a osé prendre sur lui la conduite de la rébellion criminelle, soutenue malheureusement par la soi-disante noblesse en presque totalité, ainsi que par le clergé, avec cette chaleur insensée qui a toujours distinguée les sarmates des slaves du nord et qui me paraît une suite de l'éducation faite toujours dans un sens semi republicain aristocratique et des séductions d'un sexe qui s'est distingué dans ce malheureux pays depuis des siècles plus encore par son immoralité et son penchant pour les intrigues, et qui est mené encore par un clergé ignorant et inconséquent et plus immoral encore».

**411.** Пузыревскій: Польско-русская война, 1831 года. С.-Петербургъ, 1890. Т. 1. Стр. 106. Т. 2. Стр. 108.

4/2. Записки генералъ-адъютанта Бенкендорфа были послѣ его смерти прочитаны императоромъ Николаемъ; при малѣйшемъ уклоненіи отъ истины или неточности разсказа, государь дѣлалъ на поляхъ поправки; поэтому историкъ не можетъ оставитъ безъ вниманія обстоятельство, что разсказъ Бенкендорфа о цесаревичѣ Константинѣ Павловичѣ не вызвалъ со стороны императора Николая ни малѣйшаго возраженія. Не служитъ ли отсутствіе всякой поправки косвеннымъ доказательствомъ справедливости разсказа Бенкендорфа?

Въ неизданной части записокъ Эразма Ивановича Стогова разсказъ о вмѣшательствѣ Константина Павловича въ исходъ Гроховскаго сраженія передань со словъ очевидца, съ нѣкоторымъ фантастическимъ оттѣнкомъ, слѣдующимъ образомъ:

«Полы у палатки были подняты, Дибичъ передъ палаткой сидитъ на барабанѣ, пригнулся къ колѣнямъ и грызетъ ногти правой руки; замѣтно, что онъ слышитъ каждый выстрѣлъ; штабные, адъютанты, ординарцы — всѣ разосланы. Говорили, что сраженіе къ концу, поляки разбиты. При палаткѣ Дибича оставался я одинъ. Вижу: галопомъ ѣдетъ великій князь Константинъ Павловичъ, подъѣхалъ и громко сказалъ: «Фельдмаршалъ, поздравляю васъ съ побѣдой!» — Дибичъ будто не видитъ, не пошевелился и продолжалъ кусать ногти. Я думалъ, не хватилъ ли онъ черезчуръ. Великій

князь громко говорить: «Фельдмаршаль, поляковъ рѣжуть, какъ барановъ! Фельдмаршаль, милосердія!» — Дибичь не шевелился. Великій князь вспылиль: «Фельдмаршаль, съ вами говорить старшій брать вашего государя!» — Дибичь, точно кто ткнуль шиломъ, быстро вскочиль, руку къ шляпѣ и проговориль: «Что угодно приказать вашему высочеству?» — «Прекратить рѣзню!» — Дибичь обернулся къ съѣхавшимся штабнымъ и адъютантамъ и повелительно скомандоваль: «Отбой на всѣхъ пунктахъ».

413. «Toute la ligne s'étant avancée et Grokhowa se trouvant occupée, les polonais ont fui en désordre et ont abandonné le champ de bataille, couvert de morts et parsemé de fusils, de schakos, etc. Le prince Schakhowskoy s'étant rapproché, j'ai formé ses bataillons en colonnes d'attaque; son artillerie démontait pendant ce temps les dernières batteries de campagne polonaises. Infanterie, cavalerie, tout cherchait son salut dans la fuite. Le jour étant cependant tombé je n'ai pu faire attaquer le faubonrg lui-mème, garni encore de nombreux canons. J'ai fait cesser le feu; les rebelles se sont retirés à Prague où se sont placés sous le canon de cette place; ils n'y pouvaient tenir et comme j'ai eu déjà l'honneur de le dire, ils ont évacué dans la nuit ce faubourg».

Изъ письма графа Дибича къ императору Николаю отъ 14-го (26-го) февраля 1831 года изъ Грохова, которое начинается слъдующимъ общимъ обзоромъ боя 18-го числа: »La journée d'hier a été sanglante et décisive. Les troupes de votre majesté impériale ont battu les rebelles, les polonais fuyent derrière la Vistule; les approches de Prague avaient été occupées et le faubourg a ètë évacué durant la nuit, la tête de pont tient seule encore et ne peut contenir que 4 ou 5 bataillons au plus».

414. «Si tout le monde s'eut trouvé à sa place, comme il y avait à prévoir, la journée eut été décisive et la campagne terminée; mais le bon Dieu en a décidé autrement et c'est pour une autre fois que la partie est remise. Si le prince Schakhowskoy serait arrivé à notre aile droite, comme il devait le faire, jamais les polonais n'eussent revu Prague, mais je ne sais il y a eu hésitation. Au reste le proverbe dit que sans des si et des mais, l'on met des villes dans des bouteilles».

Изъ письма цесаревича къ императору Николаю отъ 14-го (26-го) февраля 1831 года.

415. «C'est hier à 3 heures qu'est arrivé Boudberg porteur de votre lettre du 14 (26). Je bénis Dieu pour le succès qu'il a daigné nous accorder; la bravoure de nos excellentes troupes ne saurait me surprendre, je ne m'étonnerais que du contraire. Mais je vous avoue, mon cher ami, que je m'attendais à de plus grands résultats, et surtout plus décisifs, vu l'immense supériorité de nos forces et les autres avantages que la position vous offrait. Il est presque incroyable qu'aprés de telles chances, l'ennemi ait pu sauver toute son artillerie et repasser en entier la Vistule sur un seul pont. L'on pouvait au moins s'attendre à lui voir perdre une grande partie de son artillerie et voir répéter un second Bérézina. Maintenant c'est partie remise. Il faut le dire que le bon Dieu l'a voulu ainsi et s'y résigner, en continuant cette guerre odieuse avec toute la vigueur possible».

Изъ письма императора Николая къ графу Дибичу отъ 21-го февраля (5-го марта) 1831 года. Въ томъ же письмѣ государь снабдилъ фельдмаршала слѣдующими наставленіями на случай сдачи Варшавы:

«Reste enfin la supposition d'une redditisn; elle ne doit être qu'à discretion. Vous ferez dans ce cas arrêter tous les grands coupables, en faisant amnistie à la menour; j'appelle grands coupables les auteurs de l'attaque contre Belvédère et les assassins, les membres du gouvernement illégal et surtout Tchartorisky et Lélével, et autres faquins semblables. Vous établirez dans la ville telle administration que vous trouverez convenable pour le moment. Je vous autorise de transformer le château royal en hopital militaire, en ne respectant que le cabinet de feu l'empereur. Tous les objets, tels que l'uniforme de l'empereur et autres objets qui lui ont appartenus, me seront envoyé sur le champ. Les objets royaux comme trône etc. devront être mis en lieux de sûreté et scellès jusqu'à nouvel ordre. Vous ferez de même mettre les scellés sur la bibliothèque de l'université et celle de la société des belles-lettres. Les canons de Varna devront être enlevés et envoyés à Dunabourg. Du reste la plus exacte discipline, le moins de troupes possible

en ville et l'indispensable en casernes. Le mieux serait de confier la garde de la ville à la garde, qui y possède ses établissements et ses habitudes».

Въ письмъ отъ 4-го (16-го) марта 1831 года государь снова возвращается къ этому предмету и пишетъ:

«Ma lettre précédente vous a délié les bras et mis au fait de mes résolutions irrévocablles: 1) soumission compléte, 2) amnistie pour tous, hors les grands coupables, et rien de plus; il s'entend que je conserverais au pays ses lois d'administration, mais rien d'engagements constitutionels et surtout de conditions de soumission. Plus que l'on tardera à se soumettre et plus que l'on aura versé de sang et moins l'on pourra espérer d'indépendance».

416. «Ainsi 8.000 hommes hors de combat, et excepté une perte pour le moins égale en hommes chez l'ennemi, aucun autre résultat! C'est bien, bien fâcheux. Mais que la volonté de Dieu se fasse!».

Изъ письма императора Николая графу Дибичу отъ 24-го февраля (8-го марта) 1831 г. 417. Въ письмъ отъ 8-го (20-го) февраля 1831 года императоръ Николай писалъ. между прочимъ графу Дибичу:

«D'après ce que vous me dites, je vous crois maintenant devant Varsovie, mais je me demande ce que vous y ferez? Une fois que l'ennemi a su se refuser à un combat en rase campagne, où le nombre vous assurait un avantage probable et qu'il se sera renfermé dans les retranchements, quel avantage aurez vous? Voudrez vous faise le second volume de l'assaut de Praga? Je n'y vois rien d'avantageux! Ainsi que reste-t-il à faire? Il me parait, comme je vous l'ai toujours dit, qu'en tournant Varsovie et en l'isolant ainsi de tous les moyens physiques et moraux, c'est à dire en la privant par là de ses relations avec l'Europe, vous forcerez probablement l'armée à sortir et venir vous offrir le combat où toute chance de succès est pour vous et cette armée tombée, détruite, Varsovie est à vous et par conséquent la Pologne soumise».

Приведенныя строки изъ письма государя подали поводъ къ ошибочному заключеню, будто бы императоръ Николай, не одобряя повторенія Суворовскаго штурма, вызваль бездѣйствіе графа Дибнча послѣ Гроховской побѣды. Между тѣмъ письмо государя написано при томъ очевидномъ предположеніи, что поляки въ виду наступавшей русской арміи откажутся отъ намѣренія принять сраженіе въ открытомъ полѣ впереди Праги; сверхъ того, упомянутое здѣсь письмо получено было графомъ Дибичемъ 14-го (26-го) февраля, на другой день послѣ Гроховскаго сраженія, въ то время, когда фельдмаршаль собирался послать въ Петербургъ донесеніе о происшедшемъ наканунѣ боѣ; слѣдовательно письмо государя, даже ложно понятое, не могло повліять на несвоевременный отбой, данный, по приказанію главнокомандующаго, вечеромъ 13-го (25-го) февраля.

Графъ Дибичъ пишетъ государю 14-го (26-го) [февраля: «C'est au moment où je voulais envoyer le colonel Boudberg avec la nouvelle de la sanglante bataille d'hier, qui après des chances quelquefois presque douteuses par le retard du détachement du prince Chakhowskoi à reprendre l'offensive, a eu pour résultat décisif la retraite de l'armée rebelle dans un état bien dérangé au delà de Vistule, que j'ai eu le bonheur de recevoir avec une grande célerité la lettre de votre majesté impériale du 8 Février».

Дъйствительно письмо императора Николая отъ 8-го (20-го) февраля, снабженное еще припискою отъ 9-го (21-го) февраля, доставлено было графу Дибичу съ необычайною скоростью, пробывъ въ дорогъ всего шесть дней. Отвътъ же главнокомандующаго полученъ быль государемъ только по прошествіи восьми дней, т.-е. 20-го февраля (4-го марта).

Зам'єтим'є зд'єсь, что императоръ Николай быль вообще того мн'єнія, что драма, разыгравшаяся въ Польш'є, должна быть окончена р'єшительным ударомъ, и писал'є графу Дибичу 17-го февраля (1-го марта) 1831 года, еще до полученія донесенія о Гроховскомъ сраженіи: «Il est temps que ce drame finisse d'une manière éclatante».

418. «Que la volonté de Dien soit faite! et je m'y resigne; mais il m'est très permis de vous exprimer ma surprise et ma douleur de ce que dans cette malheureuse guerre

### примъчанія къ второму тому

vous m'annoncez bien plus d'échecs que de bonnes nouvelles; qu'avec 189.000 hommes dans votre rapport, nous ne faisons rien devant à peu près 80.000, que l'ennemi est partout en nombre pour le moins égal, et nous partout presque toujours en forces inférieures et insuffisantes..... Mon inquiétude ne peut se décrire, parce que je ne vois rien dans toutes vos dispositions, qui puisse faire présager un succès, qui puisse enfin vous assurer l'issue de la campagne, parce que je ne vois enfin rien de fixe dans vos propres idées..... Ne vous étonnez pas alors que je sois navré de la tournure qu'a prise une guerre juste, commencée avec des moyens immenses et tranchons le terme, dont dépend l'existence politique de la Russie, — tout cela repose sur votre tête! Que puis-je moi dans cet éloignement si non me désoler après coup et prècher toujours la même chose. Prouvez-moi que je me trompe et j'en serais heureux; mais je ne rève pas, je parle sur des faits..... Ne vous offensez pas de mon langage, il est celui qui convient à celui qui seul a le droit de vous parler vrai, et qui vous aime sincèrement malgré qu'il n'approuve pas toujours vos déterminations trop peu stables. Que le bon Dieu vous inspire».

Изъ письма императора Николая къ графу Дибичу отъ 2-го (14-го) апрёля 1831 года.

419. «Souvorof savait battre les polonais avec peu de monde».

Изъ письма императора Николая къ графу Дибичу отъ 5-го (17-го) апръля 1831 года.

420. «Que Sa sainte volonté soit faite! Je suis prêt et résigné à tout. Je prends de grands moyens, mais ne désespère, ni ne désespérerais de rien. Des russes ne peuvent pas être toujours vaincus par des polonais; les siècles sont là pour le prouver. Dieu nous aidera pour le prouver encore. Courage donc, fermeté; ayez en vous-même et sachez la faire passer dans l'âme de ceux qui pourraient faiblir, съ нами Богъ et tout pourra se remettre».

Изъ письма императора Николая къ графу Дибичу отъ 9-го (21-го) апрёля 1831 года.

Въ такомъ же духъ государь писалъ 13-го (25-го) апръля 1831 года:

«Il ne faut pas ni se laisser abattre par un grand revers, ni surtout laisser voir aux autres ce que l'on éprouve et faire ainsi tomber l'esprit de l'armée. Dites positivement à tous, officiers et soldats, que j'attends la nouvelle d'une victoire, que des russes doivent toujours finir par battre les polonais, et que je croirais jamais le contraire Il faut les conduire et vous le saurez faire, je n'en doute pas avec l'espoir que nous mettons en Dieu, tous tant que nous sommes . . . . . constance et persévérance et tout ira bien et à bonne fin».

421. «En vérité je ne sais plus ce que vous faites ni ce qui se passe en vous et je défie qui que ce soit de le comprendre . . . . . Tout cela est réellement inexplicable et fort triste et pour lici et pour l'armée, que vos continuelles irrésolutions, marches et contre-marches ne font que épuiser et abattre; elle doit perdre toute confiance en son chef, quand elle ne voit d'autre résultat de ses efforts inutiles que la misère et la mort! . . . . Au nom de Dieu, ne perdez pas de temps, soyez ferme dans vos résolutions, ne tergiversez pas continuellement, et tachez par une action brillante et hardie à prouver à l'Europe que l'armèe russe est toujours celle qui a été deux fois à Paris. L'effet détestable de cette malheureuse campagne sur nos ennemis et mème sur nos amis est pire que l'on ne peut se l'imaginer. Tout peut-être réparé, si à la fin des fins vous redevenez ce que vous avez été. Constance, force et fermeté inébranlable et plus d'activité et d'ordre nous raméneront avec l'aide de Dieu à des journées de gloire. La nation russe ne peut comprendre et moi avec, que ses armées ne soient pas menées à la victoire, quand il s'agit de mener des russes combattre des polonais. Il faut le lui prouver de rechef, et avec l'aide de Dieu, nous y arriverons».

422. «Je ne comprends rien à tout ce qui se passe, ni à vos intentions, et j'attends avec soumission aux volontés de Dieu ce qu'il voudra dans sa miséricorde faire dériver e tout cela. C'est la première fois qu'une armée russe forte d'aprè à votre propre rapport

de 189.000 combattants, se trouve sur la défensive devant 40.000 à 50.000 revoltés. Souvorof avec la moitié des forces de l'ennemi savait le battre, parce qu'il savait persuader aux soldats russes qu'ils devaient battre toujours deux ennemis; je crains que bientôt l'armée n'en perde la tradition et ne croie le contraire».

Изъ письма императора Николая къ графу Дибичу отъ 27-го апръ́ля (9-го мая) 1831 года.

**423.** Въ письмѣ къ императору Николаю отъ 2-го (14-го) апрѣля графъ Дибичъ пишетъ:

«En général il est certain qu'il faut les plus grands moyens pour dompter cette révolution et qu'il faudra employer contre l'incendie dans nos provinces même toutes les forces militaires et même nationales de la Russie. Je répéte que c'est la plus cruel malheur pour moi d'avoir si mal rèpondu par les opérations de l'armée aux justes espérances de votre majesté impériale. Je prie Dieu de vouloir me donner les forces pour ne pas succomber à l'abattement du chagrin profond qui me dévore et de m'inspirer le moyens pour rétablir autant que possible les malheurs essuyés».

Всего болѣе долженъ былъ безпоконть императора Николая полнѣйшій упадокъ духа, замѣченный имъ въ фельдмаршалѣ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ письмо графа Дибича отъ 12-го (24-го) апрѣля 1831 года:

«Que je serais heureux de pouvoir réparer le passé au moins en partie, mais je serais pas digne de vous servir, sire, si je ne vous avouerai pas avec franchise, que je sens avoir baissé sensiblement dans mes facultés morales et physiques, et que malgré toute la peine que je me donne pour reprendre mes anciens sentiments de confiance dans le succès, les revers continuels et surtout la non réussite de toutes les opérations que j'ai cru pouvoir mener à un but heureux avec les forces principales, m'ont inspiré sune espèce de timidité morale qui m'a été inconnue autrefois dans les plus grands revers et qui d'après moi est un des plus grands défauts d'un commandant en chef. Je ferais tout mon possible pour vaincre ce malheureux sentiment; les conseils du brave Toll m'aideront en cela, mais je répète que je craindrais de manquer à mon devoir si je n'exprimais pas devant votre majesté mes appréhensions, d'autant plus qu'une faiblesse toujours augmentante de nerfs, irrités par des effets moraux pourra augmenter le mal. Votre majesté connaît mon dévouement entier à remplir exactement ses volontés, j'espère qu'elle est aussi persuadé que je sacrifie avec plaisir toute personnalité et tout amour propre, si elle trouverait un chef plus digne que moi pour commander ses armées, et qu'elle l'est aussi de mes sentiments que je suis dans tous les temps, et partout à ses ordres, sans bornes et sans limites».

Спрашивается, что же можно было ожидать отъ полководца, утратившаго всякую въру въ свои собственныя предначертанія, который самъ произнесъ надъ собою приговоръ, выраженный въ приведенныхъ выше строкахъ, и, будучи удрученъ постоянными неудачами, называлъ себя: «le plus malheureux des hommes»?

Графъ Толь находился не въ лучшемъ положеніи; о немъ фельдмагшалъ писалъ 4-го (16-го) мая 1831 года:

«Il y a dans plusieurs chefs et surtout dans ceux que l'àge et les fatigues de tant de guerres ont vieilli, une certaine fatigue, suite d'une rude campagne d'hiver et dont le succès n'a pas répondu aux espérances qu'on s'était formé. Je ne m'exclus pas de ce nombre, sire, malgré toutes les peines que je me donne, et mon moral est encore plus abattu que mon physique. Le mécontentement de notre majesté impériale exprimé d'une manière aussi douloureuse pour moi, m'abat encore tout les jours davantage. Je prie Dieu qu'Il veuille bien me donner des nouvelles forces et je cherche à employer celles qui me restent aussi bien que je l'entends, mais je sens bien qu'elles ne répondent pas à mes voeux et je serai coupable si je ne répétai pas cette malheureuse conviction à votre majesté. En vertu d'elle je n'aurais pas hésité un moment de supplier votre majesté de permettre que je remette les hauts intérêts qu'elle a daigné me confier au comte Toll, mais malheureusement il sent aussi ses forces décliner et m'a formellement déclaré qu'il ne pourrait jamais accepter le commandement de l'armée; si

donc votre majesté n'a pas d'autre en vue, je ne puis qu'à me fier à la grâce de Dieu qu'Il m'inspirera mieux dans le sens de vos augustes intentions et dans vos intérêts, sire, et qu'Il voudra dans Sa misèricorde suprême augmenter mes forces et me laisser surpasser avec résignation les cruelles épreuves, pour pouvoir recouvrir votre confiance».

Упадокъ силъ, замъченный главнокомандующимъ въ графъ Толъ, побудилъ 11-го (28-го) мая 1831 года фельдмаршала написать о немъ государю еще слъдующія строки:

«Malheureusement ma triste situation est encore bien empirée par le changement visible qui s'est opéré dans l'état physique de mes premiers et fidèles aides Toll et Neidhart. Les fatigues énormes de la campagne d'hiver et l'âge, qui ne permet pas de supporter pareille chose, les a rendu méconnaissables et tous les deux viennent encore me répéter aujourd'hui leur ferme persuasion qu'il leur est impossible de remplir leurs fonctions avec cette activité que les circonstances actuelles demandent si sérieusement et qu'ils ont au moins besoin d'un repos, après lequel le premier se fera un devoir de revenir à l'armée comme chef de corps et le second sera disponible pour le poste que votre majesté impériale lui destinera.

«Je ne puis pas leur refuser de présenter cette persuasion à votre majesté; je vous ai fait mes aveux sur le même article depuis assez longtemps, sire, mais si votre majesté impériale malgré cela et la fatalité dont le Providence divine paraît vouloir punir toutes mes entreprises, veut cependant me conserver dans mon poste, j'espérerai comme toujours dans l'aide de Dieu de trouver des forces, et dans ce cas je ne pourrai demander que Gortchakoff et Berg à la place de Toll et Neidhart. Ayant exposé cette conviction à votre majesté en serviteur malheureux mais fidèle, il me reste à répéter avec la même franchise, que j'ai la parsuasion qui peut être fausse comme tant de mes suppositions l'ont été, mais que je crois jusqu'à présent vraie, que même le passage de la Vistule ne donnera pas une souveraine décision aux affaires, tant que les insurgés ne sont pas comprimés dans nos provinces».

На это заявление императоръ Николай отвъчаль 23-го мая (5-го июня) 1831 года:
«Je ne vous réponds rien au sujet de ce que vous m'avez écrit au nom de Toll et Neidhart, quoique j'aie peine à croire qu'ils vous aient chargé de me demander à s'en aller dans le moment le plus décisif de la guerre. Si à leur honte c'est le cas, alors je dis hardiment qu'ils ne sont plus dignes de porter l'uniforme russe; l'on meurt à son poste, mais on ne le quitte pas, et c'est vous qui auriez dû le leur dire».

Вообще въ то время государь быль недоволенъ штабомъ графа Дибича и писалъ главнокомандующему 2-го (14-го) мая:

«En attendant il m'est revenu que Toll s'est permis de donner un soufflet à un officier polonais prisonnier; je vous laisse à penser l'effet qu'une pareille cochonnerie a produit sur moi. Je vous prie de lui dire que je suis étonné de ce qu'un aide de camp général à moi aie osé se souiller au point de faire chose pareille».

Еще ранве, 22-го апрвля (4-го мая), государь писаль: «Je dois à cette occasion vous dire que toutes les notions qui nous arrivent de l'armée s'accordent à dire que l'on se plaint généralement de la grossiéreté de Toll qui l'est surtout envers les généraux».

Графъ Дибичъ на послъднее обвинение отвъчалъ 30-го апръля (12-го мая):

«J'ai parlé à Toll de ce que votre majesté impériale m'écrit sur son compte; il a été extrêmement sensible et peiné d'un pareil reproche qu'on lui fait, ne se rappelant positivement pas d'avoir dit des grossiéretés à aucun général, tout en ayant souvent fortement exigé l'exécution des ordres donnés. Il supplie de lui citer un fait pour pouvoir s'en rappeler et être plus sur ses gardes, ou se laver du reproche s'il serait injuste».

Относительно пощечины, данной графомъ Толемъ, въ перепискъ графа Дибича не встръчается никакихъ разъясненій.

Но если графъ Дибичъ до извѣстной степени отстаивалъ въ глазахъ государя своихъ ближайшихъ сотрудниковъ, графа Толя и Нейдгарта, то онъ, съ другой стороны, съ полною безпощадностью обвинялъ большинство генераловъ своей армін въ

неспособности и отсутствіи соображеній. Такъ, напримъръ, главнокомандующій неодобрительно отзывался о генераль-адъютантъ баронъ Розенъ, равно какъ о графъ Паленъ 2-мъ; князя Щербатова признаваль: «une nullité des plus tristes pour toute disposition militaire»; одинъ графъ Паленъ 1-й удостоился особенной похвалы, но и тому фельдмаршалъ желалъ побольше здоровья. Вообще же графъ Дибичъ въ письмъ отъ 27-го апръля (9-го мая) произнесъ надъ своими сотрудниками слъдующій безпощадный приговорь:

«Dans plusieurs de mes rapports précédents j'ai eu occasion de soumettre à votre majesté toute la gène que m'impose constamment le manque d'aides capables de bien diriger une opération ou un commandement isolé. Parmi mes généraux, sans en excepter même les chefs de corps, la grande majorité remplie de bravoure personnelle et même de très bonne volonté, se trouve dénuée soit de moyens, soit de l'habitude de toute disposition et surtout de toute combinaison militaires. Une fois soumis à une direction supérieure ils pensent que leur devoir se borne uniquement à obéir et exécuter, pour tout objet soit grave, soit peu important, ils attendent des ordres, sans même les demander, et toute mesure, tout détail que les instances du chef n'auraient point prévus restent négligés. C'est ainsi que parvenus eux-même à un commandement isolé, ils se trouvent manquer de l'aplomb et de l'expérience nécessaires pour le mener habilement, surtout au milieu de circonstances un peu graves ou compliquées. Une semblable gène m'est principalement pénible au milieu de la guerre actuelle, lorsque le système dont l'ennemi a fait choix, son extrème activité, la hardiesse de ses partis et tous ses efforts pour attiser une guerre nationale m'obligent impérieusement à détacher des troupes, tantôt pour maintenir nos communications, tantôt pour défendre quelque point menacé sur l'immense étendue que nous avons à couvrir, ou bien pour escorter nos convois et préserver nos depôts et nos hôpitaux, ou enfin pour étouffer quelques germes de rébellion naissante. Dans toutes ces opérations secondaires j'ai pu jusqu'à présent soit trouver quelques officiers actifs parmi les plus jeunes des généraux, soit remédier à l'inhabilité du chef par un surcroit de forces à sa troupe. Tel ne pourrait plus être le cas dans une combinaison stratégique; là je me trouve limité pour le choix d'un chef détaché aux seuls commandants des corps, et la force numérique elle-mêmè ne sait remédier à l'impéritie du commandant ou au manque de vigilance».

Много лѣтъ спустя, императору Николаю пришлось вторично услышать нѣчто подобное въ 1854 году, но при несравненно болѣе тягостныхъ политическихъ и военныхъ обстоятельствахъ, когда князъ Меншиковъ началъ жаловаться на своихъ крымскихъ сотрудниковъ.

**424.** См. въ приложеніяхъ: «Ecrit autographe de l'empereur Nicolas sur la question polonaise».

(Архивъ министерства иностранныхъ дълъ).

425. Припомнимъ здѣсь, что въ манифестѣ императора Николая отъ 25-го января 1831 года сказано: «возвративъ Россіи мгновенно отторгнутый отъ нея мятежниками край, устроить будущую судьбу его на основаніяхъ прочныхъ, сообразныхъ съ потребностями и благомъ всей нашей имперіи и положить навсегда конецъ враждебнымъ покушеніямъ злоумышленниковъ, мечтающихъ о раздѣленіи».

426. Князь Щербатовъ: Князь Паскевичъ. Т. 4-й, Стр. 175—179.

427. 23-го апрѣля (5-го мая) 1831 года графъ Паскевичъ писалъ графу Чернышеву:

«Отношеніе вашего сіятельства отъ 5-го апръля № 180 я имъль честь пслучить 20-го числа сего мъсяца. Для исполненія высочайшей государя императора воли во всей точности, я въ то же время приступиль къ необходимымъ распоряженіямъ, а по окончаніи оныхъ, поставлю себъ въ непремънную обязанность выъхать изъ Тифлиса сего мъсяца 26-го числа, хотя и теперь страдаю лихорадочными припадками. Просп покорнъйше васъ, милостивый государь, доложить о семъ его императорскому величеству, съ истиннымъ почтеніемъ» и пр.

(Архивъ канцелярін военнаго министерства).

#### примъчанія къ второму тому

Еще до вызова графа Паскевича въ Петербургъ болѣзненное состояніе фельдмаршала Паскевича возбудило нѣкоторыя опасенія со стороны государя, о чемъ свидѣтельствуетъ помѣщенная въ приложеніяхъ переписка по этому предмету.

428. См. въ приложеніяхъ планъ войны, указанный императоромъ Николаемъ въ собственноручной запискъ отъ 7-го (19-го) апръля 1831 года.

Въ письмъ отъ того же числа императоръ Николай писалъ:

«Je vous propose donc dans la note ci-jointe mon plan de campagne que j'abandonne tout à fait à votre jugement, quoique convaincu de l'immense avantage qu'il vous présente. Je désire que vous le raisoniez avec Toll et Neidhart, décidez ensuite, et au cas qu'il vous convienne, tout en me répondant, procédez de suite à son exécution; dans le cas contraire suivez votre plan, arrêté avec Toll dans la note que vous m'avez envoyé».

429. «La réponse à mon projet me prouve que vous êtes charmé de vous décharger de la responsabilité de tout ce qui se fait sur moi, en pouvant dire pour le futur, que c'est moi qui vous ait empêché de suivre vos projets, et je prévois déjà que c'est peut-être cela qui vous a fait renoncer à l'attaque que vous aviez commencé. Je ne caractériserai pas ce qu'une pareille manière de faire aurait de blàmable, d'autant plus, que tout en étant convaineu, que ce que je proposais était le seul parti à prendre, je vous ai expressément ordonné de ne suivre que votre propre conviction. Il n'y avait qu'une prompte et immédiate exécution qui pouvait rendre cette opération aisée et décisive; mais si ce n'est qu'en quatre semaines que vous comptez vous mettre en mouvement, et que le tout soit conduit avec la même faiblesse, la même irrésolution et le même désordre, je ne prévois que le malheur et désastre, au lieu d'un succès presque certain».

Когда графъ Дибичъ усмотрѣлъ изъ этихъ строкъ гнѣвъ государя, онъ отвѣчалъ 30-го апрѣля (12-го мая):

«Je suis bien malheureux du mècontentement de votre majesté impériale avec les opérations, mais je m'y soumets aves résignation,—je ne me sens pas au contraire coupable du reproche accablant d'avoir cédé au plan d'agir par la droite et basse—Vistule par un calcul qui serait, j'ose le dire, infâme de ma part. Si votre majesté peut me croire coupable d'une telle conduite, je ne puis trouver de consolation que dans la conviction que l'Être suprême qui lit dans tous les coeurs me donne la force de supporter comme homme ce malheur si inattendu pour quelqu'un qui trouvait une consolation réelle, dans les malheurs de la carrière politique, dans des intentions toujours fidèles et à toute épreuve; mais ces mêmes sentiments qui ne me quitteront jamais, sire, me font un devoir, sire, de vous avouer franchement que je ne conçois pas comment avec une pareille supposition de l'intention infâme (je dois répéter le seul mot applicable à une telle conduite) de vouloir rejeter mes torts sur mon souverain, ne fussiez vous pas même mon bienfaiteur, ne m'eussiez vous pas même comblé de cette confiance qui est bien au dessus de toutes les grâces,—vous pourriez garder la moindre confiance pour les temps futurs, confiance sans laquelle tout sera glacè».

Императоръ Николай остался при своемъ мнѣніи и писалъ 6-го (18-го) мал:

«Vous vous êtes offensé de ce que j'ai dû vous écrire, en recevant la singulière note qui a motivé ma réponse. Je suis persuadé que vous n'avez pas voulu donner un sens pareil à ce que vous écriviez, le fait est cependant que vous l'avez écrit, et que l'effet que cela a produit sur moi d'abord, a èté partagé par tous ceux qui l'ont lu comme moi».

Когда въ письмѣ отъ 4-го (16-го) мая графъ Дибичъ выражать свое глубокое горе по поводу того, что совершенно лишился довѣрія государя,—императоръ Николай отвѣчалъ фельдмаршалу 10-го (22-го) мая:

«Vous me dites que vous voyez avoir perdu ma confiance; si c'était entièrement le cas, vous me connaissez assez pour savoir que je ne vous aurai pas conservé le commandement de l'armée; ce n'est pas dans mon caractère. Mais rappelez vous de ce qui s'est passé avant votre départ d'ici, de ce que je n'ai cessé de vous répéter depuis, de ce que vous avez persisté de faire depuis, et des résultats que tout cela a eu et jugez

vous-même si ma confiance a été complétement justifée . . . . Ici tout va bien, le commerce est pareil à celui de l'année 1817, c'est à dire immense; l'année dernière il n'y avait que 15 vaisseaux d'arrivés à cette époque; il y en a plus de 400 déjà à Cronstadt, et plus de 800 à Riga; des victoires à coté de cela et une prompte fin et tout serait bien,—mais!»

Изъ этихъ строкъ письма императора Николая видно, насколько ошибочна была сложившаяся легенда о томъ, что графъ А. Ө. Орловъ, отправляясь въ дъйствующую армію, быль въстникомъ увольненія графа Дибича отъ должности главнокомандующаго.

430. «Tout ce mouvement de sa part serait une vraie folie, s'il n'avait pas été habitué par vous de pouvoir tout entreprendre impunément et en face de vous, sans que même vous le sachiez. J'espère dans la misericorde Divine qu'il vous donnera dans ce moment décisif assez d'énergie pour ne pas laisser échapper cette occasion précieuse de punir l'ennemi de son audace et de le battre dans la position la plus avantageuse possible pour vous et la plus fatale pour lui, si vous savez en profiter. Aussi mon angoisse n'est pas à décrire; il est temps que nous sachions enfin que l'armée russe existe, car en vérité on pourrait en douter d'après tout ce qui arrive . . . L'ennemi vous dérote le mouvement de toutes ses forces, vous brûle votre pont de communication et vous n'en savez rien; enfin depuis trois jours la garde se bat et se tire par son audace et la sagesse de Michel de la position la plus difficile, et c'est à peine alors que vous daignez vous convaincre qu'elle mérite la peine que vous marchiez à son secours! — Je défie qui que ce soit de vous comprendre.—Enfin voici la dernière occasion pour vous justifier aux yeux de tout militaire; espérons en Dieu que vous ne la laisserez pas échapper; cela serait trop fort.... Il y a mesure à toute patience et je crois en avoir eu assez.... Enfin je veux encore espérer de la bonté Divine, que vous redeviendrez ce que vous devez être, et personne n'en sera plus heureux et sous tous les rapports que moi».

Изъ писъма императора Николая къ графу Дибичу отъ 14-го (26-до) мая 1831 года. 431. 23-го мая (5-го іюня) 1831 года императоръ Николай инсалъ графу Дибичу: «Jai reçu hier soir votre lettre du 15 (27) d'Ostrolenka; la bravoure de nos grenadiers, ainsi que des autres troupes qui ont pris part au combat sanglant du 14 (26), est admirable comme toujours. Il est d'autant plus triste de voir que ces braves ont été sacrifiè comme le 13 (25) sous Praga, dans une affaire sans résultat, comme sans vrai but dans cette occasion, tandis qu'une autre direction prise depuis Nur, amenait imanquablement la destruction de l'amée polonaise . . . . L'on peut encore moins comprendre pourquoi vous n'avez pas profité du succès du 14, pour poursuivre l'ennemi, et ayez attendu 24 heures pour le faire suivre par un détachement. Tout cela est inexplicable et fait craindre de nouvelles pertes sans plus de résultats».

Въ слѣдующемъ письмѣ отъ 27-го мая (7-го іюня) 1831 года государь снова возвращается къ одънкѣ Остроленскаго сраженія и пишетъ:

«Les détails sur la bataille sont d'un grand intérêt et relévent encore plus l'éclat de la bravoure admirable de nos excellentes troupes; d'autant plus je regrette que ce succès nous ait coûté si cher. Je crois toujours aussi que si vous aviez poussé de suite fortement ce qui ne s'était pas battu aux trousses de l'ennemi, le succès eut été bien plus grand encore.... Activité, prudence et vigueur et que le Ciel vous soit en aide, un grand pas est fait, sachez en profiter et prouvez que vous êtes encore le старый Забалканскій».

432. «Hier soir est arrivée votre lettre du 25; elle n'a fait qu'augmenter mon étonnement et mon affliction par les lenteurs inexplicables que vous mettez à vos opérations. C'est elles qui vous ont privé de tous les avantages que la glorieuse journée d'Ostrolenka vous offrait pour abimer encore plus un ennemi battu. Toutes les lettres de Varsovie prouvent unanimement leur surprise et leur joie de ce que vous ne les avez pas poursuivi. Maintenant ils auront tout le temps pour se refaire de leurs pertes, fortifier ce qui leur convient, en un mot effacer toutes les traces de leur défaite, pour nous faire acheter par de nouveaux et cruels sacrifices les avantages que nous avons déjà si chère-

#### ПРИМЪЧАНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

ment payés, et que nous abandonnons gratuitement.... Adieu, mon cher ami, faites enfin de façon que je puisse vous comprendre».

Изъ письма императора Николая къ графу Дибичу отъ 1-го (13-го) іюня 1831 года. 433. См. въ приложеніяхъ всеподданнъйшее донесеніе и письмо графа Толя отъ

29-го мая 1831 года. Сообщая 4-го (16-го) іюня 1831 года цесаревичу Константину Павловичу изв'єстіе

о кончин rpaфa Дибича, императоръ Николай писалъ:
«Vous vous êtes dit d'avance avec quel pénible sentiment j'ai appris hier soir la triste nouvelle de la mort de notre digne maréchal; j'y perds un ami, et vous, cher Constantin, un être qui vous était sincèrement dévoué et vous conservait un profond sentiment de reconnaissance».

Цесаревичь по поводу того же событія писаль государю 2-го (14-го) іюня:

«Malgré les défauts du maréchal et ses fautes stratégiques, dont certes je ne suis pas juge, je ne saurais m'empêcher de le plaindre ainsi que sa perte, l'ayant sincérement aimé. Sa mort est trop prompte au dire du courrier pour qu'elle soit toute naturelle; est-ce choléra, est-ce autre chose?»

Въ письмѣ отъ 7-го (19-го) іюня цесаревичъ снова возвращается къ смерти графа Дибича, высказывая о немъ слѣдующее сужденіе:

- «Je regrette infiniment le maréchal, qui certainement était un homme de bien et de rare probité et ayant des principes moraux et de soumission qui ne sont plus de ce siècle. Pour les défauts, et qui n'en a pas?—et il serait fort injuste et de peu d'équité de vouloir prétendre qu'il n'en ait pas, lorsque chacun en a plus ou moins».
- Ө. П. Опочинину цесаревичь писаль изъ Витебска 3-го (15-го) иона 1831 года: «полагають, что Дибичь умерь: 1) или оть холеры, 2) или оть отравленія въ ядѣ, 3) или оть отравленія своевольнаго, и 4) или отъ удара. Воть слухи. Странно и странно, въ два часа будучи здоровымъ и гуляющимъ по саду въ 11 часовъ вечера, умереть въ часъ пополуночи».—Разсуждая о скоротечности человъческой жизни, цесаревичъ не предчувствоваль, что уже онъ самъ стоитъ на краю могилы; ему лично предстояло въ скоромъ времени испытать, что можеть сотворить холера въ нѣсколько часовъ времени.

Подробности кончины фельдьмаршала, дошедшія до цесаревича, оказались невѣрными: Дибичъ заболъть ночью на 29-е мая и скончался утромъ въ  $11^{1/4}$  часовъ.

- 434. Князь Щербатовъ: Князь Паскевичъ, т. 4-й, стр. 19.
- 435. См. въ приложеніяхъ: «Предположеніе графа Паскевича о дальнъйшемъ ходъ кампаніи противъ польскихъ мятежниковъ, составленное въ мав 1831 года» (Архивъ канцеляріи военнаго министерства). Эта записка была составлена въ Петербургъ еще при жизни графа Дибича, и въ сущности, не заключая въ себъ ничего новаго, имъетъ только предметомъ развитіе нъкоторыхъ частей плана императора Николая отъ 7-го (19-го) апръля 1831 года.

Въ запискахъ П. К. Менькова (томъ 2-й, стр. 183) воспроизведенъ со' словъ Паскевича фантастическій разсказъ фельдмаршала о томъ, какъ «отець-командиръ» на вопросъ государя, какому плану онъ намъренъ слъдовать, внезанно вдохновившись, указаль на Осьскъ, какъ на мъсто будущей переправы черезъ Вислу, и получилъ благословеніе государя на совершеніе этого подвига. Однимъ словомъ изъ этого разсказа оказывается, что переправа на нижней Вислъ была придумана Паскевичемъ, какъ нъчто новое, не приходившее никому въ голову, равно какъ и продовольствованіе армін изъ Пруссіи; въ дъйствительности же подобный планъ дъйствій былъ уже давно предначертанъ государемъ, и подготовительныя къ тому работы приведены въ исполненіе графомъ Дибичемъ.

436. Briefe des Feldmarschalls Grafen Gneisenau an seinen Schwiegersohn Wilhelm Scharnhorst.—Historische Zeitschrift. 1896.

Большинство напечатанных въ этомъ историческомъ журналѣ писемъ графа Гиейзенау относятся къ 1831 году.

**437.** Цесаревичь Константинъ Павловичь писаль по этому поводу императору Николаю:

«Le maréchal, n'ayant rien en vue pour le moment, a bien voulu me permettre de prolonger mon sejour ici (т.-е. въ Бѣлостокѣ) jusqu'á се qu'il entreprenne quoique се soit».

**438.** Изъ письма цесаревича Константина Павловича къ Өедору Петровичу Опочинину отъ 13-го (25-го) марта 1831 года изъ Бълостока.

439. «Vous avez bien voulu me dire souvent que vous me serviriez avec zèle et dévouement; eh bien, permettez que ce soit au nom de cette promesse de votre part et à titre de service que vous me rendrez que je vous la demande, que je l'exige. Toute cette guerre change de caractère; elle devient de jour en jour plus grave, plus acharné par l'impulsion que les meneurs savent lui donner en profitant de notre longue inaction; déjà un des prêtextes dont ils se servent entre autre pour animer la troupe contre nous est celui de votre présence passée à l'armée comme une preuve de vengeance directe. Eloignons même cette apparence de raison. Je vous l'ai dit et vous le répéte: personne n'est en droit de vous faire le reproche de ne pas avoir partagé les périls de vos braves; le moment pour le faire est passé; d'autres motifs plus impérieux doivent s'opposer à votre retour là bas. Vous refusez aussi le commandement de la garde, quoique je vous avais proposé de le reprendre, ce qui eut été parfaitement naturel et en règle et plus tard réunissait le tout sous vos ordres. Vous ne voulez pas, vous devez avoir probablement vos raisons pour le refuser, cependant je le répète, c'est là ce que je désire. L'état souffrant de mon excellente soeur, dont Michel me donne les détails, est aussi un puissant motif pour vous fixer près d'elle dans ce moment. En un mot, cher Constantin, je dois insister à ce que vous renonciez pour le moment à cette intention, à laquelle il m'est impossible de consentir».

Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 16-го (28-гэ) марта 1831 года.

440. Изъ письма императора Николая къ цесаревичу Константину Павловичу отъ 30-го марта (11-го апръля) 1831 года.

441. Изъ писяма цесаревича Константина Павловича къ Ө. П. Опочинину отъ 1-го (18-го) мая 1831 года изъ Бѣюстока.

**442.** Изъ письма цесаревича Константина Павловича къ  $\theta$ , П. Опочинину отъ 5-го (17-го) мая 1831 года.

Въ припискъ къ этому письму цесаревичъ написалъ:

- «Pro memorio:
- «1° сего дня 52 года, какъ я крещенъ.
- «2° сего дня 36 лѣтъ, какъ я поступилъ на службу.
- «3° сего дня 2 года, какъ быль торжественный въёздъ государя въ Варшаву для коронаціи».

443. «J'ose vous supplier instamment d'entrer dans ma pénible situation du moment et du faux rôle que je suis forcé de jouer; errant comme je le suis, séparé des tristes restes des miens, avec lesquels j'aurais dû ne me séparer qu'avec l'existence et par gratitude de la fidélité qu'ils m'ont prouvée et témoignée depuis tous mes malheurs, quelle mine et quelle figure voulez vous, cher et excellent frère, que j'apporte auprès de vous à Pétersbourg où déjà grace à Dieu l'on m'a, j'espère, presque oublié? Est-ce avec la mine de honte que je pourrai vous approcher?-est-ce avec la mine d'un mécontent que certes je ne serai jamais?—est-ce avec une mine peinée et qui sera interprêtée par les siens et les étrangers comme mécontentement et brouille de famille partout?-est-ce enfin pour me claquemurer chez moi, sans en sortir puisque, je l'avoue, que je ne pourrai me présenter nulle part sans honte du triste rôle que je suis forcé de jouer après 36 années de service. De plus, veuillez songer combien de monde me demanderont compte de leurs parents et enfants qu'ils m'avaient confiés et que j'ai l'air d'avoir abandonnés et auxquelles je ne pourrai répondre preuves en mains et, malgré cela, ils y croiront avec peine. Je ne pourrai présenter mes justifications dans les lettres, que vous avez daigné m'écrire, à tous ces parleurs et dans lesquelles ils ne verraient que ma soumission et mon obéissance à exécuter vos ordres suprèmes.... en m'éloignant d'après vos désirs de l'armée».

#### примъчанія къ второму тому

Изъ письма цесаревича Константина Павловича къ императору Никодаю отъ 7-го (19-го) іюня 1831 года изъ Витебска.

- 444. «Witebsk ce  $\frac{15}{27}$  1831. Mon frère, vous serez bien malheureux, car je le suis et une chose au monde pouvait me rendre malheureuse. A quatre, il est tombé malade, mais à huit du soir.... O mon Dien, prenez pitié de nous, de l'empereur, de moi, de nous.... Mon frère, qu'ordonnez vous à propos de lui?»
- 445. Кончина цесаревича Константина Павловича возвѣщена была манифестомъ, подписаннымъ 17-го іюня 1831 года на дачѣ Александріи близъ Петергофа, въ которомъ сказано:
- «Среди печальных сердцу нашему событій Всевышнему угодно было усугубить горесть нашу. Любезн'єйшій брать нашь цесаревичь и великій князь Константинь Павловичь, пораженный заразительною бол'єзнію, въ Витебск'є свир'єпствовавшею, посл'є сильныхь, но скоротечныхъ страданій скончался отъ холеры въ пятнадцатый день сего м'єсяца. Съ душею скорбною, но съ смиреніемъ къ неиспов'єдимымъ опред'єленіямъ Царя царей, возв'єщаемъ всенародно о постигшей домъ нашь печали».
- 446. См. въ приложеніяхъ донесенія, представленныя генераль-адъютанту Бенкендорфу изъ III Отдъленія по поводу событій, сопровождавшихъ появленіе холеры въ Петербургѣ въ 1831 году.
  - 447. Графу П. А. Толетому государь писалъ 29-го іюня (10-го іюля) 1831 года:
- «Здѣсь появилась холера, и уже около 2.000 ею заболѣло, и половина померла. Были безпокойства и буйства, но съ помощію Божією прекращены безъ оружія; но гибель это большая!»

Военно-ученый архивъ. Отд. 1. № 645.

- **448.** И. Р. фонъ-деръ-Ховенъ: Холера въ С.-Петербургѣ въ 1831 году. «Русская Старина» 1884 года. Т. 44-й. Стр. 395.
- 449. Когда начался бунтъ въ военныхъ поселеніяхъ, графъ Аракчеевъ, опасаясь за свою безопасность, посиѣшилъ удалиться изъ Грузина въ Новгородъ. Но здѣсь графа ожидало новое, не менѣе чувствительное огорченіе; мѣстное начальство не только не озаботилось принять мѣры къ его успокоенію, но поступками своими даже побуждало его къ выѣзду въ Тверскую губернію. Тогда Аракчеевъ обратился къ императору Николаю съ письменною жалобою.

По поводу этого письма государь написалъ графу Чернышеву нижеслѣдующія строки:

«Изъ придагаемаго письма графа Аракчеева увидите, сколь непридично поступаютъ съ генераломъ, въ службѣ считающимся. Напишите предписаніе г. Люце и г. губернатору, что на личную ихъ отвѣтственность воздагаю блюсти за безопасностью графа Аракчеева во время его пребыванія въ Новгородѣ; что ихъ дѣдо охранять отъ обидъ каждаго, подавно же тѣхъ, коихъ удостаиваю носить мой военный мундиръ. Г. Люце, какъ времеиному коменданту, поставить слѣдующихъ по уставу часовыхъ къ дому графа Аракчеева и принять всѣ мѣры, еслибъ, чему не вѣрю, была точная опасность, чтобъ съ нимъ ничего не приключилось. Напишите въ сильныхъ и положительныхъ выраженіяхъ».

Вслѣдствіе высочайшей воли, выраженной въ приведенной нами резолюціи, графъ Чернышевъ обратился изъ Царскаго Села 1-го (13-го) августа 1831 года къ новгородскому коменданту, генералъ-майору Люце, съ слѣдующимъ отношеніемъ:

«До высочайшаго свёдёнія дошло, что г. генераль отъ артиллеріи графъ Аракчеевъ, по случаю разнесшихся слуховъ объ угрожающей будто бы ему опасности отъ буйства военныхъ поселянъ, пріёхаль изъ имѣнія своего Грузина въ Новгородъ, полагая быть тамъ безопаснѣе; но что вопреки сего ожиданія мѣстное начальство не только не озаботилось принять зависящія мѣры къ его успокоенію, но напротивъ того совершенно несоотвѣтственными ни званію, ни лѣтамъ его, своими поступками показало рѣшительную наклонность побудить его къ выѣзду въ Тверскую губернію.

«Въ чувствахъ негодованія на столь неприличное отношеніе къ полному генералу, состоящему на службѣ его величества, государь императоръ высочайше повелѣть мнѣ сонзволить немедленно предписать вашему превосходительству, что его величество изволить возлагать на личную вашу и г. новгородскаго гражданскаго губернатора отвѣтственность имѣть за безопасностію графа Аракчеева, во все пребываніе его въ Новгородѣ, самое дѣятельнѣйшее попеченіе, поставя притомъ на видъ вамъ, что ежели вы по настоящему своему званію и г. губернаторъ облечены непремѣнно обязанностію ограждать отъ обидъ всѣхъ и каждаго, то кольми паче были обязаны обратить сугубое вниманіе ваше къ особѣ генерала высшей степени, и что сверхъ того въ особенности ваше превосходительство, какъ временный комендантъ города, имѣли долгомъ своимъ поставить къ дому генерала графа Аракчеева слѣдующихъ по уставу часовыхъ, и вообще употребить къ охраненію его всѣ способы, ежели бы ему дѣйствительно могла угрожать какая либо опасность, что, однако же, государь императоръ изволитъ полагать совершенно невѣроятнымъ.

«Такую высочайшую волю объявляя вашему превосходительству къ точному и непременному исполненію, долгомъ считаю присовокупить, что вмёстё съ симъ предписано уже объ оной и г. новгородскому гражданскому губернатору».

450. Подверглись наказанію:

Розгами 150 человѣкъ.

ІПпицъ-рутенами 1.599 человъкъ.

Кнутомъ 88 человѣкъ.

Исправительно 773 человъка.

Послѣ тѣлеснаго наказанія и во время такового умерло 129 мятежниковъ.

451. Въ письмѣ къ графу П. А. Толстому императоръ Николай 28-го іюля (9-го августа) пишетъ: «Богъ меня наградилъ за поѣздку мою въ Новгородъ, ибо, спустя нѣсколько часовъ послѣ моего возвращенія, Богъ даровалъ женѣ счастливос разрѣшеніе отъ бремени сыномъ Николаемъ».

Въ тотъ же день государь писалъ по тому же поводу графу Паскевичу:

«Богъ благословилъ жену мою, давъ ей вчера счастливое разрѣшеніс отъ бремени сыномъ Николаемъ. Наша радость велика, и нельзя отъ глубины души не признавать милость Божію, что среди всѣхъ несчастій н скорбей поддержалъ здоровье жены моей столь удивительнымъ образомъ».

- **452.** См. въ приложеніяхъ письмо императора Николая къ князю Варшавскому отъ 4-го (16-го) и 5-го (17-го) сентября 1831 года. Приложенная къ письму собствен-поручная записка государя пе напечатана въ сочиненіи князя Щербатова.
- 453. 6-го (18-го) октября 1831 года послѣдовалъ указъ правительствующему сенату: «Члена государственнаго совѣта и сенатора тайнаго совѣтника князя Чарторижскаго, нарушившаго присягу вѣрности и съ упорствомъ участвовавшаго во всѣхъ преступныхъ предпріятіяхъ польскихъ мятежниковъ, до самаго окончательнаго ихъ усмиренія и покоренія оружіємъ нашимъ всего края, признавая недостойнымъ присутствовать въ государственномъ совѣтѣ и правительствующемъ сенатѣ, повелѣваемъ изъ списковъ службы исключить».
- **454.** Изъ письма князя Варшавскаго императору Николаю отъ 19-го (31-го) октября 1831 года.
- **455.** Изъ письма императора Николая къ князю Варшавскому отъ 24-го октября (5-го ноября) 1831 года.
- **456.** См. въ приложеніяхъ манифестъ императора Николая отъ 6-го (18-го) октября **1831 года.**

Одновременно съ манифестомъ императоръ Николай отдалъ еще приказъ по арміи, который также помѣщенъ нами въ приложеніяхъ.

- **457.** Достопамятныя черты изъ жизни генераль-фельдмаршала князя Варшавскаго и храбрыхъ его сподвижниковъ. Москва. 1833. Стр. 193 201.
- 458. Изъ письма императора Николая къ князю Варшавскому отъ 24-го сентября (6-го октября) 1831 года изъ Царскаго Села.

**459.** Изъ письма императора Николая къ князю Варшанскому отъ 18-го (30-го) октября 1831 года изъ Москвы.

460. «Avant de vous écrire ces lignes je me suis prosterné devant la Divinité. Je L'ai priée de purifier mon cœur de toute faiblesse et mon esprit de toute prévention. Je L'ai suppliée de me sanctifier pour vous donner des conseils. Honorez, sire, cette prière d'un vieillard désintéressé qui ne voit que vous, votre véritable intérêt, votre gloire. J'ai sondé mon cœur, j'ai calculé le présent et l'avenir et mon àme entière vous crie: clémence! clémence! Confisquer le bien des relelles, c'est s'enrichir d'une manière odieuse. Vouloir venger le sang russe qui a coulé, c'est une erreur. On ne ressuscite pas les morts par le supplice des vivants. La vengeance est de la passion. Pardonner, c'est fraterniser les hommes, c'est prévenir la vengeance dans un moment critique. Et qui vous répondra, sire! que le moment critique ne viendra pas pour vous? ou pour votre fils chéri? N'avez vous pas, sire, quelque péché à expier. Eh bien! la clémence envers la Pologne les expiera tous».

Изъ письма Паррота къ императору Николаю отъ 2-го (14-го) марта 1831 года.

461. «Que devient Pétersbourg après la prise de Varsovie? Au nom de Dieu, s'il y en a un, et de l'humanité, s'il y en a une, propagez des sentiments de pardon, de générosité, de commisération. Paix aux victimes! Le droit du plus fort a eu le dessus. La Providence est donc en règle; gloire lui soit rendue, ainsi qu'à tous à qui de droit; mais n'imitons pas les sauvages, qui dansent autour des buchers de leurs ennemis. Redevenons européens».

Изъ письма князя П. А. Вяземскаго къ Елисаветѣ Михайловнѣ Хитровой, отъ 7-го (19-го) октября 1831 года изъ Москвы. «Русскій Архивъ», 1895 года. Книга 2-я. Стр. 111.

**462.** Изъ письма императора Николая къ князю Варшавскому отъ 18-го (30-го) октября 1831 года изъ Москвы.

Фельдмаршаль отвѣчалъ 27-го октября 1831 года:

- «Восторгъ жителей Москвы меня не удивляеть; это восторгъ благороднаго народа, который чувствуеть, чёмъ онъ обязанъ своему царю».
- 463. Генераль-адъютантъ Бенкендорфъ забылъ упомянуть, что въ качествъ трофеевъ также присланы были въ Москву тронъ королевскій и дворцовый флагъ. Всъ эти знаки прежняго существованія Польши, какъ самостоятельнаго королевства, сданы были, подобно знаменамъ и штандартамъ, на храненіе въ оружейную палату.
- 464. Къ этимъ словамъ генералъ-адъютантъ Венкендорфъ прибавляетъ, что императоръ Александръ въ послѣдній годъ царствованія оплакивалъ дарованную имъ царству Польскому конституцію, «какъ актъ великодушія, столь же предосудительный для политической будущности царства, сколько оскорбительный для самолюбія Русской имперіп». Здѣсь, кажется, Бенкендорфъ приписываетъ собственныя свои мысли и разсужденія императору Александру; едва ли мы имѣемъ достаточное основаніе утверждать, что творецъ соглашенія 1815 года съ Польшею измѣнилъ своимъ кореннымъ убѣжденіямъ по поводу этого вопроса и оплакивалъ принятое имъ рѣшеніе? Напротивъ того, существуютъ несомнѣнныя доказательства, что императоръ Александръ помышлялъ даже объ увѣнчаніи водруженнаго имъ политическаго зданія новыми мѣропріятіями въ прежнемъ духѣ. Поэтому нельзя приписать императору Александру мыслей и чувствъ, вызванныхъ въ душѣ его преемника неумолимымъ ходомъ позднѣйшихъ событій.
- **465.** Изъ письма императора Николая къ князю Варшавскому отъ 15-го (27-го) октября 1831 года изъ Москвы.
- **466.** Изъ письма императора Николая къ князю Варшавскому отъ 24-го октября (5-го ноября) 1831 года изъ Москвы.
- 467. Изъ письма императора Николая къ князю Варшавскому отъ 3-го (15-го) ноября 1831 года изъ Москвы.

Въ одномъ изъ позднѣйшихъ писемъ императора Николая къ князю Варшавскому отъ 14-го (26-го) декабря 1831 года изъ Петербурга гнѣеное настроеніе государя выразилось еще болѣе рѣзкимъ образомъ. Упоминая о безпорядкахъ, происшедшихъ въ

Данцигѣ, Николай Павловичъ пишетъ: «Поляки въ Данцигѣ до того начудили, что самихъ французовъ испугали; очень здорово и здорово и пруссакамъ за всѣ ихъ комплименты съ этими мерзавцами».

468. Въ такихъ же мало сочуественныхъ выраженіяхъ императоръ Николай отозвался въ своей перепискъ съ княземъ Варшавскимъ и о князъ П. А. Вяземскомъ и А. И. Тургеневъ: «Довольно странно, что всъ извъстные говоруны, какъ-то князъ Вяземскій и А. Тургеневъ, зашаркались, и первый усердно служитъ».

Изъ письма императора Николая князю Варшавскому отъ 3-го (15-го) ноября 1831 года изъ Москвы.

Камергеръ, коллежскій совътникъ князь П. А. Вяземскій, въ то время занималь мѣсто чиновника по особымъ порученіямъ въ министерствъ финансовъ; въ 1831 году онъ былъ командированъ въ Москву членомъ комиссіи по устройству выставки россійскихъ произведеній и промышленности въ большомъ кремлевскомъ дворць.

- 469. Денисъ Давыдовъ пишетъ, что Ермоловъ, будучи позванъ къ императорскому столу, едва не навлекъ гивва государя принятіемъ участія въ нѣкоторыхъ польскихъ генералахъ, которые, какъ онъ выразился, поступили, какъ благородные граждане. Государя, начавшаго возвышать голосъ и намекать на то, что эти любезные ему граждане будутъ сосланы въ Сибирь, Ермоловъ успокоилъ лишь словами: «никто ихъ, конечно, не убѣдитъ, что милосердіе государя никогда не обратится на нихъ».
- **470.** А. П. Ермоловъ. Матеріалы для его біографіи, собранные М. Погодинымъ. Москва. 1864.
- 471. Когда Ермоловъ находился уже въ Петербургѣ, ему было сдѣлано странное предложеніе. Графъ Чернышевъ спросилъ Алексѣя Петровпча, согласился ли бы онъ принять на себя званіе предсѣдателя въ главномъ аудиторіатѣ.. Ермоловъ отклонилъ сдѣланное ему лестное предложеніе, сказавъ: «Единственнымъ утѣшеніемъ была для меня всегда привязанность ко мнѣ войска, и я не хочу потерять ее. Готовъ принять всякую должность, какую государю угодно возложить на меня, но только не могу быть наказателемъ». Такъ пишетъ М. П. Погодинъ.

Денисъ Давыдовъ формулируетъ отказъ Ермолова почти въ тѣхъ же выјаженіяхъ: «Единственнымъ для меня утѣшеніемъ была пригязанность гойска; я не приму этой должности, которая бы возлагала на меня обязанности наказывать». Государь замѣтилъ на это: «Ермоловъ не такъ это понимаетъ».

**472.** Государственная уставная грамота напечатана въ приложеніяхъ къ 4-му тому сочиненія: «Императоръ Алєксандръ I, его жизнь и царствованіе».

Въ предисловін Городискій объясняетъ слёдующимъ сбразомъ причину появленія въ печати государственной уставной грамоты:

«Nous laissons à la nation russe le soin d'apprécier les motifs pour lesquels une idée aussi grande, une oeuvre aussi importante est tombée dans l'oubli. Les polonais désirent ardemment, que cette découverte fortuite rappelle au gouvernement russe, qu'il serait temps enfin, que la nation dont il se fait obéir et qui attend depuis si longtemps l'amélioration de son existence politique, que cette nation composée de tant de millions d'êtres opprimés par le despotisme, commence enfin à goûter les fruits d'une monarchie, constitutionnelle. Les polonais s'estimeront heureux, si en portant ce projet à la connaissance du public ils se trouvent avoir rendu service à ce grand peuple».

- 473. Архивъ канцеляріи военнаго министерства.
- 474. Въ томъ же письмѣ отъ 20-го ноября (2-го декабря) 1831 года къ князю Варшавскому императоръ Николай пишетъ: «Я ѣду въ среду съ тѣмъ, чтобы быть на похоронахъ. Въ Петербургѣ будемъ съ женой въ субботу 28-го числа; признаюсь, съ сожалѣніемъ оставляю Москву».
- 475. Баронъ М. А. Корфъ въ своихъ запискахъ приводитъ слёдующую записку, полученную имъ 4-го (16-го) іюля 1831 года отъ графа Кочубея изъ Царскаго Села, подтверждающую повсемёстный ропотъ, вызванный мёропріятіями графа Закревскаго: «Изъ докладной записки г. министра внутревнихъ дёлъ вы увидите, что снъ ваконецъ и самъ почувствовалъ все неудобство мёръ, прежде имъ къ охраненію отъ холеры

#### ПРИМЪЧАНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

предписанныхъ. Страшно подумать, что по одному московскому тракту скопилось въ карантинахъ до 12.000 душъ. Нътъ добръе п смирнъе нашего народа!»

Впрочемъ неудовольствіе, высказанное императоромъ Николаемъ противъ графа Закревскаго, началось ранѣе 1831 года. Приведемъ здѣсь примѣръ, относящійся къ 1828 году. Во время пребыванія государя въ арміи въ Турціи главнокомандующій въ Петербургѣ графъ П. А. Толстой представиль графу Дибичу отзывъ Закревскаго, въ которомъ сообщалось, что министръ внутреннихъ дѣлъ не принимаетъ сношеній съ нимъ помощника начальника штаба по военнымъ поселеніямъ, а требуетъ, чтобы въ этомъ случаѣ былъ соблюдаемъ порядокъ, начертанный въ общемъ учрежденіи министерствъ, относительно сношеній министровъ съ одними только главноначальствующими лицами, а не съ подчиненными ихъ.

20-го августа (1-го сентября) 1828 года послѣдовала въ Одессѣ нижеслѣдующая собственноручная резолюція императора Николая:

«Поручить графу Толстому, призвавь генераль-адъютанта Закревскаго къ себъ, объявить ему, что я съ удивленіемъ и съ крайнемъ неудовольствіемъ узналъ странную прихоть его, и что я подтверждаю и впредь не отступать отъ данныхъ главному штабу правиль».

Слово «прихоть» было три раза подчеркнуто государемъ.

476. 29-го ноября (11-го декабря) 1831 года князь Варшавскій писаль императору Николаю: «Здѣсь вездѣ угихло и успокоилось; въ провинціяхь гораздо лучше приняли манифесть вашего императорскаго величества. Варшава издавна была гнѣздо революціонистовь; надобны годы на ихъ исправленіе. Въ провинціяхъ же даже въ продолженіе самой войны, гдѣ жители въ нѣкоторыхъ мѣстахъ все имущество потеряли, не находиль я того ожесточенія, каковое встрѣчалось въ другихъ войнахъ и противъ другихъ народовъ. Я думаю, что если уменьшится власть помѣщиковъ надъ крестьянами, такъ какъ я буду имѣть счастіе представить проектъ, то Польша можетъ со временемъ быть если не привержена, то, по крайней мѣрѣ, во время войны съ другими націями неопасна.

**477.** Изъ письма императора Николая къ князю Варшавскому отъ **26-го** декабря 1831 года (7-го января 1832 года).

478. Aus dem Leben des Prinzen Eugen von Württemberg. T. 4. S. 158.





# Два письма графа Аракчеева императрицѣ Маріи Феодоровнѣ.

1.

# Ваше императорское величество!

Всемилостивъйшая государыня императрица Марія Өеодоровна!

По крайне разстроенному моему здоровью, послѣдуя совѣту врачей, я долженъ былъ просить всемилостивъйшаго государя императора объ увольненіи меня за границу къ водамъ Карлебадскимъ.

Его величество, всемилостивъйше снисходя на просьбу мою, изволилъ облагодътельствовать меня пожалованіемъ 50.000 рублей на дорожныя мои издержки.

Всемилостивъйшая государыня! Я не имълъ еще ни времени, ни случая заслужить сіе монаршее благодъяніе. Оно есть награда за службу мою въ Бозъ почившему государю императору Александру Павловичу, моему отцу и благодътелю.

Обезпечивъ уже издержки предпринимаемаго мною пути продажею бывшаго у меня столоваго серебра и фарфора, я нашелся въ способахъ свободно расположить всемилостивъйше пожалованною мнъ суммою.

Я предназначиль сію сумму на доброе христіанское дѣло, и не могу лучше употребить оной, какъ на прославленіе великаго имени и благоговѣйное почитаніе памяти того, кто и за гробомъ, чрезъ августѣйшаго брата, благодѣтельствуетъ слугѣ его вѣрному — императора Александра Благословеннаго.

Всемилостивъйшая государыня! Удостойте, съ свойственною вамъ милостію и благоволеніемъ, внять всеподданнъйшему прошенію, которымъ дерзаю утруждать ваше императорское величество. Оно заключается въ слъдующемъ:

- 1. Приказать принять отъ меня въ ломбардъ наличныхъ денегъ иятъдесятъ тысячъ рублей для составленія въчнаго капитала, въ принадлежность императорскаго военно-сиротскаго дома, первому отдъленію дъвичьяго училища.
- 2. Ежегодные проценты съ сей суммы, двъ тысячи пятьсотъ рублей, употреблять на воспитание пяти дъвицъ, сверхъ положеннаго въ семъ заведени штатнаго числа.
- 3. Назначать на сію сумму преимущественно тѣхъ дѣвицъ, коихъ отцы служать въ военномъ поселеніи новгородскаго отряда; когда же ихъ не будетъ, то назначать дочерей дворянъ Новгородской губерніи.

#### приложенія къ второму тому

4. Дъвицамъ симъ именоваться пансіонерками императора Александра Благословеннаго.

Милостивое вашего императорскаго величества благоснисхожденіе на сіе всеподданнъйшее прошеніе мое, хотя нъсколько усладить разлуку мою съ милымъ отечествомъ и огорченія, глубоко напечатлънныя въ моемъ сердцѣ кончиною обожаемаго мною государя, отца и благодѣтеля. Праведная душа Александра Благословеннаго, по благочестивой здѣсь жизни, навѣрное предстоитъ нынѣ тамъ, на небеси, у престола славы Божіей. Она подкрѣпляетъ всегдашнія молитвы наши ко Всевышнему о продолженіи здравія и спокойствія вашего императорскаго величества, толико драгоцѣнныхъ для отечества, толико нужныхъ для удовольствія и облегченія государственнаго бремени царствующаго императора.

Вашего императорскаго величества до конца моей жизни

върноподданный

генераль графъ Аракчеевъ.

Апръля 17-го дня 1826 года.

2.

Ваше императорское величество, всемилостивъйшая государыня императрица Марія Өеодоровна.

Приношу вашему императорскому величеству всеподданнъйшую благодарность мою за милостивый рескрипть, мною полученный, который навсегда пребудеть въчнымь памятникомъ благоволенія вашего императорскаго величества ко мнъ.

Всеподданнъйше доношу вашему императорскому величеству, что капиталъ 50.000 рублей мною въ сохранную казну внесенъ, и билетъ на оный препровожденъ къ генералъ-майору Арсеньеву; но желаю вмъстъ съ симъ, дабы бъдныя дъвицы въ семъ же году еще воспользовались дарованною мнъ отъ государей императоровъ милостію. Я при билетъ препроводилъ къ генералъ-майору Арсеньеву и денегъ 2.500 рублей, то-естъ годовые проценты съ вышеписанной суммы на сей годъ, испрашивая вашего императорскаго величества всемилостивъйшаго соизволенія, дабы оныя деньги нынъ же употреблены были на воспитаніе тъхъ дъвицъ, кои будутъ вашимъ императорскимъ величествомъ назначены.

Гдъ бы я ни находился, то вездъ буду, до конца моей жизни, вашего императорскаго величества

върноподданный слуга

графъ Аракчеевъ.

С.-Петербургъ, 3-го мая 1826 года. II.

Приказъ графа Аракчеева и критическій его разборъ, сдѣланный неизвѣстнымъ лицомъ.

Приказъ.

По отдѣльному корпусу военныхъ поселеній.

С.-Петербургъ, мая 1-го дня, 1826 года.№ 153.

1) Господа генералы и офицеры войскъ поселенныхъ! къ удовольствію моему многіе изъ васъ, почтенные мои сотоварпщи, находятся въ сихъ войскахъ съ самаго открытія военныхъ поселеній; я не могу имъть справедливъйшихъ цънптелей трудовъ по сей части, какъ васъ, достойные мои сотрудники, и особенно васъ, г.г. генералы и командиры поселенныхъ полковъ 1-й гренадерской дивизіи, принимавшихъ дъятельное участіе въ образованіи округовъ, отъ первоначальнаго плана до настоящаго ихъ положенія.

Возражение.

По пунктамъ сего приказа.

1) Всѣ г.г. генералы и офицеры поступили въ его команду поневолъ, а оставались донынъ еще болъе по сей же причинь, ибо жестокіе примьры съ тыми, кои осмъливались просить увольненія оттуда, удержавали ихъ въ политичной ссылкъ. А какое множество достойнъйшихъ чиновниковъ, которые, предвидя, что части войскъ, ими командуемыя, должны вскоръ поступить въ его же команду, рѣшились вовсе оставить службу, чтобы только избавиться сего несчастія, чрезъ что государь императоръ и отечество лишились усердныхъ и върныхъ слугь, и особливо, когда графъ Аракчеевъ, не удовольствуясь тиранствомъ своимъ, съ тъми, кои желали избавиться поселенія, не исключая и раненыхъ, въ вящшее поощреніе противъ дворянской грамоты, успѣлъ выпросить высочайшій приказъ, чтобы всёхъ тёхъ, кои выйдутъ изъ поселенія въ отставку, никуда не опредълять. Можно ли же было послъ сего кому либо оставить поселеніе? Обращаясь со всёми варварски, теперь называетъ почтенными сотоварищами и достойными сотрудниками, исключая, однако же, прочія поселенія, которыя върно не меньше трудились 1-й гренадерской дивизіи. Повидимому, надъется больше успъть въ своей лести.

Бъсъ преданъ лести!

Девизъ, милымъ отечествомъ, какъ онъ называетъ, давно справедливо данный ему.

- 2) Сіе новое никогда нигдѣ на принятыхъ основаніяхъ небывалое великое государственное предпріятіе, справедливо обратившее на себя вниманіе цѣлой Европы, обязано своимъ началомъ и существованіемъ величайшему изъ царей, въ Бозѣ почившему государю императору Александру Благословенному. Въ его всеобъемлющемъ умѣ родилась счастливая мысль о военныхъ поселеніяхъ; его мудрыми соображеніями получила свою зрѣлость, и ему только одному въ началѣ извѣстны были тѣ основанія, на какихъ надлежало сію великую мысль произвести въ дѣйствіе.
- 3) Мит первому и единому, мит она была открыта. Удостоенный довтренности его величества, я одинъ имтъ счастіе принимать его приказанія, руководствоваться его наставленіями.
- 2) Правда—какъ то, что новое, никогда, нигдъ небывалое предпріятіе, такъ и то, что обратило вниманіе всей Европы, но для чего онъ не приложилъ многихъ письменныхъ иностранныхъ сужденій? Извъстно, что оныя совершенно противны мнънію Аракчеева и ясно доказываютъ, что предпріятіе сіе несравненно больше приноситъ государству вреда, чъмъ пользы. Кажется, мысль сія родилась въ Аракчеевъ единственно для прославленія своего имени и чтобы, окруживъ Грузино свое войскомъ, могъ удобнъе тиранствовать надъ своими крестьянами и удовлетворять непомърному своему честолюбію.
- 3) Подтверждаетъ сказанное въ концъ 2-го пункта возраженія: ибо великое государственное предпріятіе должно быть открыто всему государству, а не единому Аракчееву. По распространившемуся отъ него слуху, якобы цёль сія клонится къ тому, что поселеніе само собою продовольствуется: до сихъ поръ не только что поселенія довольствуются отъ казны, но навърное можно положить третью часть дороже противу всёхъ войскъ. Стоитъ только исчислить отпуски суммъ какъ на продовольствіе, такъ на заведение вновь магазейновъ и на постройки по смътамъ, имъ же представляемымъ, и разсмотръть расходы, --- тогда откроется настоящая экономія, имъ сдёланная, которая состоить въ разореніи государства не только деньгами, но и людьми. Изъ ста баталіоновъ знаменитой арміи, поступившихъ въ его команду, едва ли третья часть осталась въ живыхъ, а прочіе всѣ въ гробѣ въ землѣ лежать отъ египетской работы и чистоты и украшенія его Грузина, облитал кровью человъческою. Якобы рекрутскихъ наборовъ не будетъ, а виъсто того 14 лучшихъ въ государствъ губерній, составляющихъ половину рекрутскаго набора, комплектують, не на баталіяхь за

4) Приводя въ исполнение священную волю его величества, я самъ былъ новъ въ семъ важномь дёлё и долженъ быль съ людьми совершенно новыми въ одно и то же время учить, учиться, объяснять, растолковывать каждому благую, но еще никому тогда неизвёстную цёль военныхъ поселеній и защищать устройство оныхъ противъ несправедливыхъ разглашеній, устрашившихъ не только нижнихъ чиновъ, но, можетъ быть, нёкоторыхъ и изъ васъ самихъ.

5) Сего же довольно, чтобы истощить силы человъка въ моихъ преклонныхъ лътахъ и со слабымъ монмъ здоровьемъ, но вы были свидътелями, какихъ трудовъ мит стоилъ выборъ для военныхъ селеній мість, которыя бы но своему положенію соединяли въ себѣ всѣ удобности для жительства предполагаемаго числа людей и достаточно обезпечивали будущее ихъ положение. Вы часто видъли меня, съ сею цёлію ёдущаго въ телёгё и верхомъ, видъли пробирающагося пъшкомъ по мъстамъ, до того непроходимымъ, и въ грязи и въ лѣсахъ назначающаго сін самыя столь хорошо съ Божіею помощью обработанныя нынъ поля и за-

- отечество убитыхъ и отъ ранъ умершихъ, но погибшихъ отъ варварскихъ работъ Аракчеева.
- 4) Какое противоръчіе безумное! быть нову въ важномъ деле, действовать съ людьми совершенно новыми, учить, учиться, объяснять, растолковывать благую цъль военныхъ поселеній (и донынъ только ему извъстную), -- какихъ же должно ожидать носледствій отъ такой школы, когда и учитель сознается въ незнаніи. доказывають издержанныя чрезвычайныя суммы и ужасная потеря людей! Какія же и кому Аракчеевъ даваль баталін, защищая устройство поселеній отъ несправедливыхъ, по его мнънію и словамъ, разглашеній? Кажется, для него сія защита не только ни трудна, ни изнурительна не была, но напротивъ доставляла нищу кровожадной душъ его. Если только кто осмѣлился, по истинной преданности своей государю императору и отечеству, проговорить о частицѣ неистовыхъ дѣяній Аракчеева и могущемъ отъ того быть общемъ несчастіи, то стоило только Аракчееву пожаловаться на помъщательство въ его злодъяніяхъ, тотъ навърное былъ жертвою его злобы и мщенія.
- 5) Что, защищаясь отъ несправедливыхъ, по его мнѣнію, заглашеній, онъ нисколько не могъ изнуриться, о томъ ясно сказано въ предыдущемъ пунктъ, а развѣ отъ трудовъ, которые онъ ко всеобщему посмъянію честолюбія его выставиль выше дѣяній-графа Румянцова, князя Суворова, князя Барклая де-Толли и имъ подобныхъ. Нъсколько верстъ про-**Б**ХАЛЪ ВЪ ТЕЛЪГЪ, ВЕРХОМЪ, ПРОШЕЛЪ ПЪШкомъ, — возможно ли о семъ инсать въ приказъ? И для чего же такіе геройскіе труды? думаютъ дать баталіп, рѣшить войну, доставить безсмертную славу и выгоды отечеству, ничего не бывало! назначить мъсто вреднъйшему селенію, вы-

строенныя мѣста, которыя составляють предметь хвалы пріѣзжающихъ видѣть настоящее положеніе военныхъ поселеній.

6) Постоянство нашихъ трудовъ могло поддерживать единымъ только моимъ усердіемъ и безпредѣльною моею приверженностію къ блаженной намяти государя, отца-благодътеля моего, на служеніе которому посвятиль я 30-ть лучшихъ лътъ моей жизни. Его милостивый взоръ награждаль меня за всё; его отеческое внимание облегчало бремя трудовъ и заботъ моихъ и укрѣпляло слабыя силы мон, но судьбамъ Всевышняго угодно было воззвать отъ насъ къ себъ сего отца монарха. Внезапная, горестная для всего свъта кончина его величества поразила мой духъ и сердце и до того разстроила мое здоровье, что я ни днемъ. ни ночью не имълъ спокойствія.

строить домики, по наружности блестящіе, а въ самомъ дълъ гробы, стоящіе государству разоренія несмътныхъ суммъ, а и того важнѣе истребленія народа, столь нужнаго Россіп. О чемъ умалчиваетъ, какъ и о томъ, чего еще будетъ стоить поддерживать сіи строенія и селенія, отъ коихъ въ послъдствіи времени ожидать должно общей погибели.

6) Возможно ли, чтобы постоянство имъ же описанныхъ въ предшедшемъ пунктъ трудовъ его, то-есть, что нъсколько верстъ пробхалъ въ телегъ, верхомъ и изикомъ прощелъ, -- позволяло ему хвастаться единымъ своимъ усердіемъ и безпредъльною приверженностію, которая состоитъ въ нижеследующемъ. Когда внезапная и подлинно для всего свъта горестная кончина его величества поразила духъ и сердца всѣхъ, то тогда одинъ только онъ, Аракчеевъ, выздоровѣлъ отъ приключившейся ему болѣзни чрезъ смерть истиннаго его друга, простой бабы Анастасіи, которой за тиранства ея, въ угодность ему, дворовые его люди, числомъ до 60 человѣкъ, потерявши теривніе, согласились отразать ей голову. И съ того-то времени, съ 10-го числа сентября 1825 года, пораженъ быль духъ и сердце Аракчеева; онъ не устыдился цёлаго свёта показать свое малодушіе, не остановился огорчить общаго отца и благодътеля великаго государя, имъвшаго несчастіе въ отсутствіе свое поручить ему важныя государственныя дёла; дерзновенно отъ всёхъ порученій отказался: для чего же? что нечестивой бабѣ достойно отрѣзали голову. Вотъ тогда-то не имълъ онъ подлинно ни днемъ ни ночью покоя, лишившись достойнаго своего друга, сходнаго съ его правилами, сколько отъ горести, столько и отъ страха, чтобы и его подобная Анастасін участь не постигла. Теперь прилично возразить. Такъ, какъ онъ начи-

- 7) По совъту врачей мнъ осталось одно средство: псиытать Карлсбадскія воды.
- 8) Съ душевнымъ прискорбіемъ я долженъ былъ просить всемилостивъйшаго государя императора Николая Павловича объ увольненіи меня за границу для пользованія минеральными водами.
- 9) Его величество, всемилостивъйше снисходя на мою просьбу, изволиль пожаловать мнъ увольненіе высочайшимъ рескриптомъ, въ 30 день апръля на имя мое послъдовавшимъ и при семъ въ копіп прилагаемымъ, повелъвая управленіе отдъльнымъ корпусомъ военныхъ поселеній на время отсутствія моего оставить по общимъ правиламъ въ въдъніи начальника штаба военныхъ поселеній.

- наетъ въприказъ своемъ, 5-го пункта сего уже довольно, чтобы доказать, что и весь его приказъ исполненъ такой же наглой лжи, лести, коварства, какъ и сей его нунктъ. Такимъ же точно образомъ и въ то же время на дёлё оказаль онъ таковое же свое усердіе и безпредъльную преданность блаженныя памяти государю императору Павлу І-му, отцу и благодътелю своему, подъ бюстомъ въ церкви высочайшей особы сдълавъ девизъ: «Серппе и духъ правъ предъ тобою». Приготовя себъ могилу и гробъ, удостоилъ положить туда же бабу Анастасію, любезнаго своего друга, какой чести удостоиль парскую фамилію; и воть какъ онъ всёмъ безъ лести преданъ.
- 7) Лучше бы ему послушаться сдъланной ему умной епитафіи: милымь отечествомь, какъ онь называеть, подъкамнемь симь покоится прахъ непотребной Анастасіи: пора, нечестивець, и тебъ туда же отправляться для блага Россіи.
- 8) Такой же отвътъ, какой на 7-й пунктъ сдъланъ.
- 9) Въ высочайшемъ рескриптъ при увольнении его хотя сказано поручить по общимъ правиламъ въ въдъніе начальника штаба военныхъ поселеній, но, прилагая уже при приказъ своемъ копію высочайшаго рескрипта, казалось, не нужно было выписывать изъ онаго ничего, или уже весь повторить, но онъ слова въ концѣ высочайшаго рескрипта: въ важныхъ случаяхъ относиться къ начальнику главнаго штаба его величества, исключилъ. Какая примърная дерзость! единственно, чтобъ показать свое величіе и возвеличить Клейнмихеля, котораго отецъ началъ свою службу гусаромъ, стоя за каретою.

- 10) Всемилостивъйшій государь императоръ при увольненіи меня высочайше изволиль прислать мнѣ на собственные мопрасходы 50 тысячь рублей. Принимая сію царскую награду милостивымь ко мнѣ его благоволеніемь, я долгомъ моимъ считаю о сей высочайшей милости объявить по корпусу военныхъ поселенныхъ войскъ, прилагаемая же при семъ копія со всеподданнѣйшаго моего просительнаго письма къ ея императорскому величеству государынѣ императрицѣ Маріп Феодоровнѣ покажетъ моимъ сослуживцамъ єдѣланное мною оной суммѣ употребленіе.
- 10) Безстыдный, безсовъстный льстецъ, имъя пребольшое состояніе, безъ заслугъ, по единой велицъй щедротъ блаженныя намяти государя императора Павла І-го, не имън покоя въ семъ знаменитомъ имъніи отъ угрызенія совъсти, что за отръзаніе головы бабы Анастасіи онъ пролиль кровь болъе 40 человъкъ, изъ коихъ иные подъ кнутомъ лишились жизни, а прочіе, варварски пересфченные, сосланы въ Сибирь. Не устыдился послать въ кабинетъ его величества табакерки съ портретами въ Бозѣ почившаго государя императора Александра, общаго и своего особаго отца и благодътеля, на продажу, дабы могъ на сію сумму сдълать вояжъ въ чужіе края, гдв его такъ же любятъ, какъ и въ называемомъ имъ миломъ отечествъ. По всеподданнъйшемъ о семъ докладъ нынъ царствующему государю императору, его величество высочайше повелъть изволилъ выдать ему на сей вояжъ 50 тысячь рублей. А онъ, Аракчеевъ, долгомъ поставилъ по своимъ единственнымъ чувствамъ похвастаться поселенію о сей милости, утанвъ, однако же, въ приказъ продажу портретовъ, а также и въ нисьмъ своемъ ея императорскому величеству умолчавъ объ оной; говоритъ, что, обезнечивъ уже издержки предпринимаемаго пути продажею бывшаго у него столоваго серебра и фарфора, предназначаетъ 50 тысячъ рублей на доброе христіанское дъло. Не есть ли это лесть, подлость и глуность совершенная? и могутъ ли служить намятникомъ величайшему изъ государей 5 нансіонерокъ Аракчеевскихъ, когда всъ чрезвычайныя благодътельныя училища и заведенія обязаны существованіемъ великому монарху?
- 11) Оставляя такимъ образомъ васъ, почтенные мои сотоварищи, я вмѣняю себѣ въ пріятнѣйшій долгъ принести вамъ истинную и совершенную мою благодарность за тѣ опыты вашего усердія къ
- 11) Подлинно особеннымъ Божескимъ благоволеніемъ спасена Россія, что ни одинъ изъ гнусныхъ заговорщиковъ не рѣшился адресоваться въ поселеніе, по всеобщему тамошнему огорченію и раз-

службѣ, которые оказывали вы во все время бытія подъ моимъ начальствомъ. Ваша вѣрность обязаностямъ вашего званія имѣетъ уже лестную награду: она ознаменована особеннымъ Божескимъ благоволеніемъ ко всѣмъ войскамъ поселеннымъ, ибо ни одинъ изъ нашихъ офицеровъ, не причастенъ извѣстному гнусному заговору, объявленному отъ правительства во всенародное извѣстіе. Сіедѣлаетъ честь корпусувоенныхъ поселеній и, конечно, будетъ отличительною чертою въ исторіи государства Россійскаго.

12) Теперь къвамъ обращаюсь, добрые солдаты войскъ поселенныхъ. Я васъ благодарю за ту довъренность, которую вы ко мнѣ имѣли съ самаго начала вашего поселенія. Вы мнѣ повърили, что поселение ваше будетъ источникомъ вашего благополучія, и видите на дълъ событіе сей истины. Служа царю, вы наслаждаетесь всёми удовольствіями жизни семейной: вы не разлучны съ своими женами и дътьми, съ своими родными, пріятелями, друзьями, вы не обязаны уже разлучаться съ ними и переходить на квартиры изъодной страны въ другую. Благодарю васъ также за усердіе ваше при всёхъ бывшихъ смотрахъ въ Бозё почившаго государя: осматривая васъ, онъ, какъ отецъ, входилъ въ ваше положеніе. Особенно же благодарю васъ, солдаты 1-й Гренадерской дивизіи и всего Новгородскаго отряда. Удостоиваясь ежегодно счастія быть представленными сему отцу монарху, вы доставляли своимъ устройствомъ истинное ему удовольствіе, и время высочайшаго его величества смотра было всегда временемъ вашего торжества, временемъ особеннаго къ вамъ благоволенія, что всякому извъстно изъ печатныхъ моихъ приказовъ. Награды, кои отъ него вы ежегодно получали, и которыя составляють значительную недраженію; сомнительно, чтобы такъ и скоро и благополучно уничтоженъ былъ злодъйскій умысель. О томъ же, что настоящая причина сего гнуснаго заговора есть варварскія дѣянія Аракчеева, какъ и о томъ, что во время общей присяги всѣ начальники находились при своихъ мѣстахъ и сами читали присягу своимъ подчиненнымъ, а онъ съ Клейнмихелемъ въ то время находился въ Петербургѣ, повидимому, опасаясь участи Анастасіи, вовсе умалчиваетъ.

12) Можетъ ли тотъ имъть понятіе о добромъ солдатъ, который въ жизнь свою нигдъ противъ непріятеля не бывалъ? находясь во всю войну, при безсмертномъ своими дъяніями государъ императоръ, не щадившемъ жизни своей для пользы и славы своихъ подданныхъ, безъ стыда признался и ни въ одномъ сраженіи не былъ. Теперь благодаритъ добрыхъ солдать за довъренность къ нему, которую, якобы съ начала поселенія, они имѣли. Всей Россіи и даже Европ' изв'єстна сія довъренность: какъ около Бронницы несчастные крестьяне, бывъ окружены войскомъ, нѣкоторые предпочли голодную смерть, чёмъ воспользоваться обещаемымъ имъ благополучіемъ, многіе застчены кнутомъ и сосланывъ Сибирь, —подобное совершалось въ Чугуевъ. И онъ безъ стыда и совъсти говорить, что солдаты видять на дълъ событіе сей истины! Да неугодно ли ему и теперь одному безъ конвоевъ и предосторожностей показаться въ томъ же поселени? Они върно докажуть ему какъ въру, такъ и любовь свою къ нему, подобно. Анастасіи. Пхъ должно спросить объ упоминаемомъ имъ наслажденій жизнію семейною! Челов'якъ, который тиранствомъ своимъ заставилъ благороднъйшихъ чувствъ и поведенія законную жену свою оставить его, и чатную книгу, будутъ въчнымъ намятникомъ его къ вамъ милостей.

- 13) Наконецъ прошу васъ, добрые солдаты, молите Бога объ успокоеніи души великаго основателя вашихъ селеній, общаго нашего благодѣтеля и отца, государя Александра, который, по благочестивой, праведной здѣсь жизни, предстоя навѣрное тамъ, на небеси, у престола славы Божіей, молитъ Его Всемогущество: да сохранитъ насъ отъ всякихъ дурныхъ дѣлъ, и да будемъ мы въ нашемъ служеніи великому его преемнику, государю императору Николаю Павловичу, одушевлены тѣмъ же усердіемъ и вѣрностію, которыя всегда отличали русскія войска.
- 14) Прошу гг. полковыхъ командировъ, баталіонныхъ и командировъ поселенныхъ и резервныхъ эскадроновъ сей приказъ прочитать въ каждой ротъ и въ каждомъ эскадронъ и раздать военные печатные его экземпляры.

Генералъ графъ Аракчеевъ.

который предпочель ей и избраль себъ другомъ подлую Анастасію, можетъ ли говорить солдатамъ о неразлукт ихъ съ женами, изъ которыхъ большая часть, по приказу его, насильно соединена. Но одинъ можетъ увърять, но никто не повъритъ, чтобы 1-я Гренадерская дивизія и прочее войско могли въчно недвижимо оставаться въвыстроенных имъгробахъ: при первой войнъ и они должны попрежнему переходить изъ страны въ другую, и это настоящая участь солдата, которою онъ справедливо гордиться можеть, чтобы защищать и успоконвать отечество, Аракчеевъ о семъ понятія не имъетъ.

13) Безъ просьбы Аракчеева, навърное, не только все поселеніе, вся Россія, но даже и вся Европа, молять Бога объуспокоеніи души государя императора Александра. А ему, Аракчееву, самому весьма нужно прилежнѣе и не по-фарисейски молить Бога, чтобы обратилъ его на путь истины и сохранилъ отъ всякихъ дурныхъ дѣлъ.

14) Въроятно, всъ благомыслящіе нашли приказъ сей исполненнымъ наглой лжи, лести, коварства, само и честолюбія. А если прочтутъ возраженіе, то всякій благомыслящій скажетъ, хотя и жестоко, но справедливо.

# императоръ николай первый

Ш.

Собственноручныя резолюціи императора Николая на докладныхъ запискахъ графа Нессельроде, 1826—1832 годовъ.

1.

Note particulière et secrète du grand duc Constantin.

31 Janvier 1826

Le propriétaire polonais Morawski, impliqué dans un délit politique préjudiciable aux intérêts de notre gouvernement, réussit à s'évader en Prusse et ayant été réclainé auprès des autorités locales à titre de conscriptible, le président du grand duché de Posen refusa de le livrer, en alléguant que, selon le cartel en vigueur, il fallut que le délit fut spécifié. En conséquence de quoi le grand duc le réclama comme étant impliqué dans une affaire qui intéressait la tranquillité de l'état, mais on lui répondit que Morawski s'était évadé en Angleterre.

Son altesse observant que c'est déjà pour la seconde fois que le gouvernement Prussien favorise l'invasion d'un individu de ce genre, prie l'empereur de déterminer les mesures à prendre, afin de prévenir le retour d'un pareil déni de justice et de réciprocité, que, s'il devait se renouveler, nous placerait, dans une fausse position à l'égard d'une puissance voisine, amie et alliée.

2.

Графъ Нессельроде императору Николаю.

10-го іюля 1827 года.

Nesselrode, en mettant sous les yeux de l'empereur des dépêches arrivées au chargé d'affaires de France, avec la première nouvelle de la signature du traité <sup>1</sup>, qui a eu lieu à Londres le 6 Juillet n. s., félicite sa majesté sur l'heureux résultat de nos longues négociations qui paraissaient exposés au plus fàcheuses vicissitudes.

Собственноручная резолюція императора Николая.

«Il faut répondre que je crois éviter une fois pour toutes ces sortes de façon de faire des employés prussiens, en m'adressant toujours, ainsi que mon frère, directement au roi, comme je l'ai déjà indiqué au roi».

Собственноручная резолюція императора Николая.

«Que Dieu soit mille fois béni, et espérons que tout sera pour le mieux. Faites part à Capodistrias» <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Трактатъ этотъ былъ заключенъ между Россіею, Франціею и Англією, съ ц'ялью возстановить миръ и спокойствіе между Турцією и греками.

<sup>2</sup> Бывшій статєъ-секретарь его величества, въ то время уже избранный въ президенты временнаго греческаго правленія, но проживавшій еще въ С.-Петербургъ.

3.

Татищевъ 1. графу Нессельроде.

 $\frac{7}{19}$  августа 1827 года.

Je transmet en copie des instructions que le prince Metternich vient d'adresser au comte Apony² pour le charger d'engager le gouvernement français à démentir formellement les assertions calomnieuses des journaux, relatives au prétendu projet de l'Autriche sur le Piémont, et ajoute que Metternich, attachant une importance particulière à ces publications, qui lui semblent tenir à un vaste plan de faction révolutionnaire, dirigé non pas contre l'Autriche en particulier, mais en général contre les bases, sur lesquelles repose la paix de l'Europe, exprime le désir que sa majesté daigne faire adresser des représentations au ministère français sur la tendance dangereuse de la presse périodique.

Собственноручная резолюція императора Николая.

«Nous pouvons le faire, mais il est bon de répéter aux autrichiens ce que nous leur avons dit, je crois, déjà une fois, que nous nous moquons des articles des gazettes — du Beobachter en tête».

4.

Татищевъ графу Нессельроде.

 $\frac{2}{31}$  декабря 1827 года.

Il fait part que le 6 (18) Décembre l'empereur d'Autriche a envoyé son grand chambellan pour complimenter notre ambassadeur à l'occasion de la fête de sa majesté et ui porter l'expression des voeux qu'il forme pour la prospérité du règne de son auguste ami et allié.

Собственноручная резолюція императора Николая.

«Vous voyez quelle tendresse, il faut bien y répondre».

Сверхъ сего, его величество изволилъ въ подлинной депешъ послъ слова «аті» поставить три знаки восклицанія.

ŏ.

Графъ Нессельроде императору Николаю.

29-го сентября 1830 года.

Il soumet à l'empereur des dépêches du comte Gouriew <sup>3</sup> qui annoncent que tous les efforts du prince Fredéric des Pays-Bas pour se rendre maître de la ville basse de Bruxel-

Собственноручная резолюція императора Николая.

«Je suis navré de ce terrible résultat de nos espérances, j'avoue que la cho-

.

<sup>1</sup> Русскій посланникъ въ Вѣнѣ.

<sup>2</sup> Австрійскій посланникъ въ Парижѣ.

<sup>3</sup> Нашъ посланникъ при Нидерландскомъ дворъ.

les sont restés infructueux, et qu' il a même été forcé, après les combats les plus acharnés, à se retirer de la position qu' il occupait dans la ville haute ¹. Les conséquences de ce désastreux événement—ajoute Nesselrode—sont incalculables pour le royaume des Pays-Bas comme pour l'Europe entière, et dans le premier moment, où nous ne faisons que recevoir ces nouvelles, lui, Nesselrode, se trouve dans l'impossibilité de soumettre ses réflexions sur les mesures qu'elles réclament. D'ailleurs il est nécessaire de connaître les idées qui auront été échangées entre Diebitsch ² et le cabinet Prussien et surtout la détermination que l'Angleterre, si intéressée au sort de la Belgique, proposera à ses alliés.

6.

Графъ Нессельроде императору Николаю.

11-го октября 1830 года.

Nesselrode soumet à sa majesté deux lettres de l'empereur d'Autriche, qui lui ont été remises par le comte Orlow 3 ainsi qu'un mémoire du prince Metternich sur la situation actuelle de l'Furope et ajoute qu'une dépêche de Tatischew lui annonce que l'on compte beaucoup à Vienne sur la formation d'un parti royaliste en France 4, mais cependant il pense qu'il serait plus sûr de ne pas trop fonder nos calculs sur des espérances et des données tant qu'elles ne seront pas confirmées par des indications positives et plus dignes de foi.

En sus Nesselrode porte à la connaissance de l'empereur que le comte Orlow vient de perdre sa sœur mariée au sénateur Bésobrasow, morte en couche.

se m'est incompréhensible militairement parlant, à moins de raisons qui ne nous soient pas connus. J'attends avec grande impatience les nouvelles de Diebitsch et celles de Londres, vous conviendrez qu'il n'y a pas une minute à perdre, surtout après ce que Pozzo nous dit, et je crois qu'il faut insister tant qu'il en est encore temps; plus tard, la chose sera tout à fait irréparable».

Собственноручная резолюція императора Николая.

«La lettre de l'empereur prouve que l'ami Orlow a eu le succès que je lui désirais; d'après les paroles de l'empereur, il peut prétendre au titre de vicaire de Fiquelmont; je vous charge de le dire à tous deux.

Beaucoup de vrai, beaucoup de paroles et, en réalité, nous nous comprenons; et il n'y a rien à changer à notre marche.

1 По вѣнскому конгрессу Голландія и Бельгія были соединены подъ управленіемъ Вильгельма 1-го Оранскаго въ Нидерландское королевство. Бельгія, при извѣстіи о Іюльской революціи, будучи ближе всѣхъ къ Франціи и связана съ нею родствомъ языка и нравовъ, возмутилась.

Вслѣдствіе сего для усмиренія мятежниковъ король отправилъ въ Брюссель войска подъ начальствомъ принца Фридриха.

- 2 Графъ Дибичъ находился тогда въ Берлинъ, съ порученіемъ склонить Пруссію къ подавленію бельгійской революціи вооруженною силою.
- 3 Графъ А. Ө. Орловъ, въ то время возвратившійся съ коронованія австрійскаго императора королемъ венгерскимъ.
- **4** Т.-е. партія, желавшая имѣть королемъ герцога Бордоскаго, въ пользу котораго Карлъ X отрекся отъ престола.

#### ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

«Je ne doute pas qu'il n'existe un parti, celui des renvoyés, s'entend, qui désire le retour du duc de Bordeaux. Mais Dieu nous préserve de dévier de notre marche pour nous fier à leurs chimères ou projets seuls.

«Dites lui combien j'ai été péniblement frappé par ce cruel malheur. Une mère de 14 enfants enlevée de cette affreuse manière est une idée qui peut nous frapper de terreur, tous, pères de famille, c'est vraiment horrible! ...

7.

# Записка императора Николая графу Нессельроде.

Je vous transmets une lettre de mon beau-frère d'Orange 1, c'est celle que vous m'avez fait parvenir; elle vous mettra au fait de la manière dont le roi des Pays-Bas considère la forme indigne dont on lui a fait part des décision de la conférence. Vous savez que je partage tout à fait son opinion sous ce rapport. Je suis peiné de devoir vous engager à témoigner à Lieven et Matuszewicz qu'ils ont outre passé leur pouvoir, en consentant à opposer leur signature à un acte pareil; s'il pouvait être admissible vis-à-vis des traîtres et des rebelles, jamais il n'était permis vis-à-vis d'un roi justement offensé, mon ami et mon parent.

8.

Татищевъ графу Нессельроде.

23 января 4 февраля 1831 года.

Il annonce que Metternich a reçu une lettre du prince Adam Czartoriski (prèsident du sénat révolutionnaire de Varsovie) dans laquelle il offre la couronne de Pologne à Собственноручная резолюція императора Николая.

«Vous demanderez par Tatischew que l'on n'accorde point de passeports,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Письма этого въ архивѣ министерства императорскаго двора не оказалось; вѣроятно, оно было возвращено государю.

# императоръ николай первый

l'archiduc Charles et demande si l'Autriche lui accorderait un asile, ainsi qu'aux polonais qui chercheraient à s'y réfugier, en cas d'une catastrophe en Pologne. Le gouvernement Autrichien a répondu à Czartoriski qu'il ne serait donné aucune suite à sa proposition, mais que le consul d'Autriche à Varsovie était autorisé à lui délivrer un passeport sous un nom supposé, s'il en demandait un pour l'Autriche, et qu'il y serait gardé suivant les règles établis à l'égard des réfugiés polonais.

et à personne; mais que l'on nous livre, au contraire, tous ceux, qui chercheraient à se réfugier en Autriche.

9.

Князь Меттернихъ графу Фикельмону.

4-го февраля 1831 года.

Il le prie de porter à la connaissance du gouvernement russe la copie d'une lettre, adressée de Paris au ministre de France à Constantinople Guilleminot, et dont l'auteur inconnu propose, en cas de guerre entre la Russie et la France, le plan suivant: 1) de décider la Porte et la Perse de reprendre les armes contre la Russie; 2) d'intéresser dans cette alliance l'Angleterre et 3) de soustraire la Grèce à l'influence russe, en changeant son président le comte Capodistrias. Ensuite, comme la Turquie peut mettre sur pied 300.000 hommes, la France n'enverrait qu'une division de 10.000 à 15.000 hommes, qui passerait, ainsi que les troupes turques, sous le commandement de Guilleminot. Cette division serait transportée aux Dardanelles par la flotte française, qui, aussitôt après le débarquement des troupes, irait détruire les forces navales russes de la mer Noire, ainsi que les é'ablissements d'Odessa, de Sévastopol etc., tirerait tout parti de la Crimée et appuyerait, au moins moralement, les opérations des persans. Ces dispositions combinées mettraient évidemment la Russie dans la nécessité de diviser ses forces et par conséquent serviraient puissamment à la France.

10.

Графъ Дибичъ графу Нессельроде.

11-го апръля 1831 мода.

Il fait part, qu'étant dans l'impossibilité d'entreprendre le passage de la haute Vistule, il a prié le comte Alopéus de Собственноручная резолюція императора Николая.

«Le projet n'est pas mauvais; cela coïncide assez avec les nouvelles que nous avions déjà .

Собственноручная резолюція императора Николая.

Je doute infiniment que la permission puisse nous

demander au roi de Prusse le passage à travers le pont de Thorn, car cette mesure, tenue en secret et dissimulée à l'ennemi par des démonstrations sur d'autres points, nous livrerait Varsovie après la première bataille avec les polonais.

11.

Татищевъ графу Нессельроде.

 $^{17}_{29}$  августа 1831 года.

Il fait part que pour donner suite à la proposition du cabinet de St. Pétersbourg d'établir un accord parsait et resserrer les liens entre les trois puissances continentales, Metternich propose d'établir à Vienne une conférence entre lui et les représentants de Russie et de Prusse.

12.

Татищевъ графу Нессельроде.

 $\frac{13}{95}$  ноября 1831 года.

Il annonce que le prince Metteruich, en lui donnant connaissance du traité, signé à Londres sur la base des 24 articles, auxquels le roi des Pays-Bas avait refusé d'accéder ne lui a pas caché combien il est mécontent de cette transaction et ne voyant pas dans son opinion particulière, comment les puissances pourraient refuser de ratifier ce traité, signé par leurs plénipotentiaires, désire que les cours de Russie, de Prusse et d'Autriche veuillent consigner dans une déclaration leurs principes, afin de constater l'irrégularité de la marche suivie par la conférence.

13.

Князь Ливенъ графу Нессельроде.

 $\frac{8}{20}$  декабря 1831 года.

Ayant appris avec un profond regret l'impression défavorable qu' a causé à l'empereur la réception des décisions

être accordée; ce n'est pas avec des dispositions aussi peu amicales du ministère qui l'on peut l'espérer, et le roi seul ne s'y décidera pas».

Собственноручная резолюція императора Николая.

«Voilà le grand désir de Metternich, celui d'être à la tête des affaires, clair et nettement prononcé; or, comme nous savons à quoi nous en tenir sur lui par les antécédents, je n'y consentirai qu'en cas où la Prusse le voudrait et nous le proposerait de son côté».

Собственноручная резолюція императора Николая.

«Vous connaissez mon opinion, je n'ai rien de plus à ajouter».

Собственноручная резолюція императора Николая.

«Je ne change en rien l'opinion que j'ai de cet

de la conférence de Londres, Lieven ne saurait, pourtant, trouver dans sa conscience le moindre reproche à s'adresser dans cette grave circonstance. Il croit avoir agi selon les intérêts du service de sa majesté et même avoir compris parfaitement l'esprit des instructions dont il a été honoré, en adoptant la seule voie propre à maintenir l'union entre les cinq puissances et à conserver à l'Europe le bienfait de la paix.

acte, aussi honteux, qu'il nous a été dangereux par ses conséquences»

14.

Князь Ливенъ 1 графу Нессельроде.

Лондонъ. $\frac{15}{27}$  апръля 1832 года.

Il demande les ordres de sa majesté, s'il entre dans son intention de consommer l'élection du prince Othon 2, en cas qu'il n'y ait aucune perspective de le voir embrasser la religion grecque, car à la conférence il n'est plus question de ce sujet et on ne parle même que faiblement de faire élever ses enfants dans la sus-dite religion.

Собственноручная резолюція императора Николая.

«Je ne puis nullement consentir à l'élection du prince Othon, sans l'engagement formel d'embrasser la religion grecque».

#### IV.

# Декларація о войнѣ съ Турціей 1828 года.

Искреннее желаніе Россіи оставаться въ мирѣ съ Турецкою имперіею не исполнилось. Тщетно было долговременное териѣніе нашего правительства, тщетны и тягостныя пожертвованія, сохраненію общаго спокойства имъ принесенныя: Россія наконецъ видитъ себя въ необходимости силою оружія обезпечить свои права и пользы на Востокъ и принудить Оттоманскую Порту къ должному соблюденію договоровъ. Но, прибъгая съ прискорбіемъ къ сему послъднему средству удовлетворенія, государь императоръ желаетъ, чтобы причины объявляемой имъ войны, равно праведной и неизбъжной, были въ полной мърѣ извъстны свъту.

Протекло шестнадцать лѣть оть заключенія мира въ Бухарестѣ, и во все сіе время правительство оттоманское почти непрестанно отступало отъ постановленій, имъ утвержденныхъ, непрестанно изыскивало способы подъ разными предлогами останавливать или замедлять исполненіе данныхъ имъ обѣщаній. Случаи, доказывающіе сіе слѣпо непріязненное стремленіе турецкой политики, были многочисленны. Министерство его императорскаго величества означитъ ихъ въ сей деклараціи. Нѣ-

Уполномоченный посланникъ на Лондонской конференціи, занимавшейся греческими дізлами.

<sup>2</sup> Послъ отказа принца саксенъ-кобургскаго Леопольда принять греческую корону, лондонская конференція положила избрать въ греческіе короли баварскаго принца Оттона.

#### приложенія къ второму тому

сколько разъ, и особенно въ 1821 году, Порта открытыми оскорбительными дѣйствіями изъявляла свою ненависть къ Россіи; нынѣ она снова обнаруживаетъ свои враждебныя чувства всенародными актами и принятіемъ насильственныхъ мѣръ, уже извѣстныхъ Европѣ.

Въ тотъ самый день, когда, оставляя Константинополь, министры трехъ державъ, соединенныхъ безкорыстными для защищенія святой вѣры и страждущаго человѣчества постановленными условіями, еще объявляли Портѣ о живѣйшемъ желаніи своихъ монарховъ не разрывать съ нею мирныхъ связей и указывали ей вѣрныя къ сему средства, когда и Порта съ своей стороны также увѣряла въ миролюбіи ¹, въ тотъ самый день она уже готозилась воззвать всѣ магометанскіе народы къ возстанію противъ Россіи, провозглашая, что наше правительство есть вѣчный неукротимый врагъ мусульманства, что оно умышляетъ разрушеніе Оттоманской имперіи и, торжественно признаваясь предъ вселенною, что въ переговорахъ о мирѣ она только искала времени и способовъ къ принятію мѣръ для войны и что, рѣшась заранѣе не исполнять важнѣйшихъ постановленій Аккерманской конвенціи, заключала ее съ тѣмъ, чтобъ нарушить,—Порта не могда не знать, что симъ признаніемъ она уничтожаетъ и всѣ прежніе договоры, Аккерманскою конвенціею подтвержденные: все показываетъ, что она предвидѣла слѣдствія и соображала съ ними свои поступки и намѣренія.

За воззваніемъ султана къ народу последовали притеснительныя для русскихъ распоряженія; нарушены препмущества присвоенныя нашему флагу, русскія суда задержаны, и начальники оныхъ силою принуждены продавать свои захваченные грузы по цънамъ, произвольно назначаемымъ; даже си неисправно платимыя несоразмѣрныя съ истинною цѣною товаровъ суммы еще уменьшены пониженіемъ достоинства монеты; вскоръ потомъ объявлено всъмъ подданнымъ Россіи, что они должны быть рабами Порты, или немедленно вывхать изъ владвній ея, и закрытіемъ Босфора остановлено всякое движеніе торговли въ Черномъ морѣ. Цвѣтущіе сею торговлею города наши териятъ разорительные убытки, и весь полуденный край имперіи лишается единственнаго пути для сбыта своихъ произведеній, единственнаго средства выгодными промънами умножать свои богатства и оживлять промышленность жителей. Но симъ еще не ограничились непріязненныя дѣйствія Турціи. Въ то самое время, когда въ Константинополъ принимались мъры, столь явно противныя пользамъ Россіи, генералъ Паскевичъ послъ ознаменованной славными успъхами войны вступаль въ мирные переговоры съ Персіею. Дворъ Тегеранскій уже изъявиль согласіе на предложенныя ему условія, и вдругъ, противъ всёхъ ожиданій, со стороны полномочныхъ Персіи стали оказываться холодность, желаніе отдалить заключеніе предначертаннаго договора: за отлагательствами слъдовали споры, затрудненія; наконецъ обнаружилось и наміреніе продолжать военныя дійствія. Причины сего нынъ извъстны Россіи изъ самыхъ достовърныхъ показаній: извъстно, что паши въ сосъдственныхъ турецкихъ областяхъ сиъшили вооружиться, и что Порта втайнъ объщала помощь персіянамъ, чтобы занять нашу армію въ семъ крав.

<sup>1</sup> Въ письмъ верховнаго визиря къ графу Нессельроде, за коимъ почти непосредственно слъдовалъ гатти-шерифъ  $\frac{8}{90}$  декабря.

Такимъ образомъ правительство турецкое, объявляя съту, что оно ръшилось расторгнуть узы связующихъ его съ Россіею трактатовъ, уже на самомъ дълъ ниспровергаетъ вст постановленія оныхъ, угрожая скорымъ начатіемъ войны, уже обременяетъ встми ея бъдствіями подданныхъ Россіи, подрывая нашу торговлю и усиливаясь, хотя безъ усита, возжечь снова пламень сей войны тамъ, гдт онъ готовъ былъ угаснуть.

Нужно ли доказывать, что Россія не можеть сносить сихъ оскорбленій и попускать продолженію столь явно враждебныхъ дѣйствій. Отказаться отъ естественныхъ выгодъ своего положенія, дозволить лишить себя правъ, пріобрѣтенныхъ побѣдами и договорами, равно славными и полезными, сіе значило бы унизить достопнство державы, и мѣнить чести, измѣнить первому долгу правительствъ.

Права и обязанности Россіи въ семъ случат тъмъ священите и очевидите, что ея миролюбіе и умфренность не могуть подлежать сомнонію. Сколько разь съ той незабвенной эпохи, какъ положенъ конецъ и успъхамъ мятежей, и стремленію къ завоеваніямъ, Россія жертвовала своими особенными драгоценнейшими выгодами для обезпеченія тишины всеобщей. Европа отдаеть справедливость ея безкорыстію, и память дъйствій сей великодушной политики. спасительныхъ для свъта, спасительных для самой Турціи, навъки сохранится въ бытописаніях нашего времени. Но Турція, не имѣя правъ на снисходительность Россіи, не умѣетъ и цѣнить ее: она не знаеть, сколь сообразны съ собственными ея пользами постановленія главныхъ трактатовъ ея съ нашимъ дворомъ, постановленія, коими Россія въ Кайнарджи, въ Яссахъ, въ Букарестъ, признавъ и оградивъ политическое существование Порты и цълость владъній ея, безъ сомнънія, способствовала продолженію бытія сей державы. Но едва быль заключень послёдній изъсихь трактатовь, и Порта уже спёшила воспользоваться тогдашними, славными по своимъ послёдствіямъ, но затруднительными для Россіи обстоятельствами, чтобы невозбранно и безнаказанно измѣнять обязанностямъ, лишь только принятымъ ею. Народу сербскому было объщано всеобщее прощеніе: въ противность данному слову турецкія войска вторглись въ Сербію и ознаменовали свое шествіе грабежемъ и кровопролитіемъ. Княжествамъ Молдавскому и Валахскому предоставлялись на время льготы и разныя преимущества; Порта обременила ихъ новыми налогами, истощила доходы, довершила разореніе сего несчастнаго края. Она обязывалась препятствовать наб'тамъ Закубанскихъ горцевъ, и напротивъ явнымъ образомъ побуждала ихъ къ нападеніямъ на Россію. Съ тъмъ вмъстъ продолжались споры о владеніи крепостей, необходимых для безопасности Азіатскихъ границъ нашихъ, споры, коихъ неосновательность Порта сама признала впослъдствии положеніями Аккерманской конвенціи, но домогаясь бозвращенія сихъ крыностей, она своими дыйствіями доказывала, сколь оны нужны Россіи, нбо вы самомъ сосъдствъ нашемъ, на берегахъ Чернаго моря, заводила, ободряла противоестественный торгъ невольниками, благопріятствовала грабительствамъ, безпорядкамъ всякаго рода. Сего еще было недовольно: и тогда уже, какъ нынѣ, остановлены русскія суда въ Босфорь, конфискованы ихъ грузы, нарушены всь постановленія торговаго трактата 1783 года. Въ сіе самое время ноб'єды, благословенныя челов'єчествомъ, вознаграждали подвиги незабвеннаго императора Александра чистъйшею славою. Довершивъ святое дъло освобожденія Европы, онъ могъ однимъ словомъ устремить свое могущественное воинство на Оттоманскую Порту. Но великая, миролюбивая душа его не знала побужденій мести. Онъ пренебрегъ оскорбленія и не сившилъ требовать должнаго удовлетворенія за обиды, чтобы не возмутить всеобщей тишины, лишь водворенной въ Европъ его попеченіемъ и усиліями. Не пользуясь особенными безчисленными выгодами тогдашняго положенія своего, императоръ Александръ хотъль дъйствовать однимъ убъжденіемъ, и въ 1816 году вступилъ съ правительствомъ Оттоманскимъ въ переговоры, копхъ цълю было только обезпеченіе порядка, исполненіе взаимныхъ обязанностей, продолженіе мирныхъ, на обоюдной пользъ основанныхъ сношеній. Залоговъ твердости сего порядка и мира онъ могъ бы искать силою оружія; Порта была не въ состояніи противиться ему.

Она не умѣла и постигнуть истинныхъ причинъ его умѣренности. Во все время переговоровъ турецкое правительство какъ будто старалось истощить великодушное терпѣніе императора Александра, отвергая съ упорствомъ его дружественныя предложенія, изъявляя сомнѣнія въ его мпролюбіи, оспаривая права Россіи, даже явно пренебрегая могущество ея, не зная, что дѣйствія сего могущества были удерживаемы одною мыслію: жертвовать частными пользами общему благу и спокойству Европы. Но сіе спокойство едва ли могло быть возмущено разрывомъ съ Турцією. Имъ не нарушались связи Россіи съ ея союзниками; Турецкая имперія не была ни участницею, ни предметомъ негоціацій, копми въ 1814-мъ и 1815-мъ году, послѣ столькихъ раздоровъ, установленъ новый политическій порядокъ для просвѣщенныхъ народовъ міра, подъ щитомъ правительствъ, соединяемыхъ и воспоминаніями общей славы, и согласіемъ правиль и намѣреній.

Въ теченіе пяти л'ять нашъ дворь и посланникъ нашъ въ Константинопол'я съ неутомимымъ доброжелательствомъ старались объ утверждении мира; несмотря на нержшимость и умышленную медлительность Порты, наконецъ переговоры объ исполненін нікоторых статей трактата Букарестскаго приходили къ окончанію, какъ внезанно возстаніе морейскихъ грековъ и вторженіе въ Молдавію изм'єнившаго долгу своему русскаго чиновника возбудили въ народъ и правительствъ турецкомъ слъпую, яростную ненависть ко всъмъ христіанамъ, данникамъ Порты, безъ различія виновныхъ и невинныхъ. Россія немедленно изъявила, сколь было противно ея видамъ и правиламъ безразсудное предпріятіе князя Писиланти. Какъ держава, покровительница княжествъ Молдавскаго и Валахскаго, она безъ затрудненія дала свое согласіе на принятіе нужныхъ мъръ для обороны и законнаго наказанія; но требовала отъ Порты, чтобы народъ, ни въ чемъ не преступившій своихъ обязанностей, не страдалъ за виновниковъ безпорядка. Сін совъты благоразумія отвергнуты, презръны; посланнику его императорскаго величества въ самомъ домъ его нанесены личныя оскорбленія; почтеннъйшіе сановники греческаго духовенства и патріархъ, глава ихъ, среди совершенія священныхъ обрядовъ нашей церкви, преданы въ руки палачей на смертную позорную казнь, и всв знативише христіане, ограбленные, поруганные, безъ суда и изследованія гибли въ мукахъ; немногіе спасались бетствомъ. Сін меры не могли прекратить смятеній: христіане гонимые вооружались, пламя войны распространялось повсюду. Вотще нашъ посланникъ еще старался быть полезенъ Портв, и въ нотъ своей отъ 6-го іюля 1821 года означаль ей върнъйшія, единственныя средства для возстановденія тишины; наконецъ, изъявивъ праведное негодованіе двора нашего противъ сихъ дъйствій свиръпаго изувърства, почти безпримърныхъ въ исторіи, онъ исполнилъ данное ему высочайшее повельние и оставилъ Константинополь.

Тогда всё союзныя съ Россіею державы, побуждаемыя однимъ чувствомъ желанія обезнечить всеобщій миръ, спъшили своимъ посредствомъ и увъщаніями отвратить опасности, грозившія Турціи и осл'япленному ея правительству. Наше правительство съ своей стороны ръшилось не требовать немедленнаго удовлетворенія, надъясь еще согласить свои права и достоинство съ мърами предосторожности, кои въ тогдашнемь положени Европы казались необходимы для сохраненія спокойства ея. Сіп новые знаки снисхожденія, сін важныя пожертвованія Россін были напрасны. Усилія нашихъ союзниковъ не могли нобъдить упорства Турціп. Въроятно, обманываясь и насчеть истинныхъ побужденій императора Александра, и насчеть своихъ собственныхъ силъ, она неуклонно стремилась къ истреблению христіанскихъ народовъ. ей подвластныхъ: война съ возставшими греками становилась день ото дня кровопролитнъе, свиръпъе, несмотря на старанія, и тогда уже употребленныя для возстановленія мира въ Греціи. Порта угрожала и Сербіи, хотя спокойной и върной въ исполненіи всѣхъ своихъ обязанностей. Военное занятіе Молдавіи и Валахіи продолжалось, вопреки постановленій объ управленій сихъ княжествъ, вопреки данныхъ великобританскому послу точныхъ объщаній и тогда уже, когда Россія, въря симъ объщаніямъ, ръшилась возобновить свои прежнія сношенія съ правительствомъ (Угтоманскимъ. Столь постоянная непріязненность наконецъ превзошла м'тру терп'тнія императора Александра. Въ октябръ 1825 года по его повелънію вручена министерству турецкому сильная протестація противъ дъйствій его, и когда смерть безвременная пресъкла дни сего обожаемаго подданными монарха, имъ было уже объявлено намърение принудить Порту къ уважению правъ России.

Начало новаго царствованія ознаменовано новыми доказательствами ум'тренности и любви къ миру. Вступая на престолъ прародителей, государь императоръ немедленно повелѣлъ открыть негоціацію съ Портой для соглашенія въ тѣхъ дѣлахъ, кои въ особенности касались Россіи. Вскоръ потомъ,  $\frac{23 \text{ марта}}{4 \text{ апрыл}}$  1826 года, его величество вижстъ съ королемъ великобританскимъ предположили мъры для посредничества. коего требовало общее благо Европы. Всёми поступками, всёми планами его императорскаго величества, видимо управляло постоянное, ревностное желаніе изб'єгнуть крайностей. Съ одной стороны, государь императоръ, надъясь, что согласнымъ дъйствіемъ двухъ могущественныхъ державъ легко и скоро будетъ положенъ конецъ войнъ, опустошающей Востокъ Европы, отказывался отъ всякаго отдъльнаго, непосредственнаго участія и вдіянія въ семъ важномъ дъль; съ другой, продолжая особенные переговоры съ Портою, его величество старался прекращеніемъ нашихъ съ нею споровъ устранить и сіе препятствіе къпримиренію грековъ съправительствомъ турецкимъ. Въ сихъ обстоятельствахъ и въ семъ расположени открыта негоціація въ Аккерманъ: она заключилась подписаніемъ дополнительной конвенціи къ трактату Букарестскому. Постановленія сего акта снова доказали ум'тренность нашего правительства, всегда подчиняющаго расчеты политики требованіямъ справедливости и не дозволяющаго себъ употреблять во зло ни выгодъ положенія, ни превосходства силь и средствъ усивха. Следствиемъ Аккерманскаго соглашения, столь полезнаго Портъ, было назначение постоянной россійской миссіи въ Константинополь, и вскор $\sharp$  зат $\sharp$ мъ трактатъ  $\frac{24 \text{ іюня}}{6 \text{ іюля}}$  1827 года явилъ св $\sharp$ ту, что Россія не изм $\sharp$ няетъ правиламъ безкорыстной политики, кои служили основаніемъ постановленій протокола <sup>23 марта</sup>. Предначертанными въ семъ трактатъ мърами соглашаются права и же-

### приложенія къ второму тому

турецкой имперіи. Сіи спасительныя мъры предложены Портъ, и дворы союзные сильными, но исполненными дружелюбія увъщаніями старались склонить ее къ прекращенію кровопролитія. Ей съ совершенною откровенностію сообщены всѣ планы союзныхъ державъ; объявлено, что въ случаѣ отказа флоты ихъ будутъ принуждены остановить продолженіе войны, которая по свойству своему равно противна и безопасности морей, и потребностямъ торговли, и нравственному чувству европейскихъ народовъ. Порта пренебрегла и сіи совѣты и предостереженія. Одинъ изъ ея военачальниковъ, заключивъ перемиріе, внезапно нарушилъ его и отважился на битву. Но и сраженіе Наваринское, необходимое слѣдствіе измѣны данному слову и нападенія безъ причины, было для державъ союзныхъ поводомъ къ новому изъявленію миролюбія, къ новымъ стараніямъ убѣдить Порту въ необходимости примиренія, доказать, сколь для нея важно утвердить спокойство Востока взаимными ручательствами и въ то же время посредствомъ благоразумныхъ, нетягостныхъ уступокъ оградить свою безопасность въ будущемъ.

На сін представленія, на сін усилія доброжелательства, правительство турецкое отвѣчало своимъ воззваніемъ къ народу  $\frac{8}{20}$  декабря и принятіемъ мѣръ, изъ коихъ каждая есть нарушеніе договоровъ и правъ Россіи, и всѣ устремлены ко вреду ея, къ возбужденію въ сосѣдяхъ ея враждебныхъ противъ нея чувствъ и намѣреній, къ подрыву ея торговли и уменьшенію благосостоянія.

Долгъ чести, обязанность охранять пользы своихъ подданныхъ не дозволяютъ Россіи оставаться въ такихъ отношеніяхъ съ Турцією. Государь императоръ объявляеть войну Оттоманской Портъ; онъ объявляеть ее съ прискорбіємъ, но и съ твердою увъренностію, что въ теченіе минувшихъ шестнадцати лътъ истощены всъ средства для спасенія Турціи отъ бъдствій, коихъ она сама будетъ виною.

Причины сей войны достаточно показывають, что будеть предметомъ ея.

Она есть слѣдствіе политики правительства турецкаго; сіе правительство должно быть обязано удовлетворить Россію за убытки отъ войны и за убытки торгующихъ подданныхъ его императорскаго величества. Государь императоръ предпринимаетъ сію войну для необходимаго охраненія трактатовъ, нарушенныхъ, какъ бы не признаваемыхъ Портою; успѣхи оной должны на будущее время обезпечить надежными ручательствами дѣйствительность и точное исполненіе договоровъ. Наконецъ сей войны требуютъ важнѣйшія пользы Черноморской торговли, коей благосостояніе зависитъ отъ свободы сообщеній чрезъ Босфоръ, и однимъ изъ предметовъ усилій и попеченія Россіи будетъ открытіе свободнаго плаванія въ Босфорѣ всѣмъ народамъ Европы.

Но и принужденная употребить силу для защиты правъ своихъ, Россія, вопреки разглашеніямъ Порты, не имѣетъ ненависти къ сей державѣ, не умышляетъ ея разрушенія. Если бы намѣренія нашего правительства были устремлены къ войнѣ непримиримой и къ сокрушенію Турецкой имперіи, оно давно бы воспользовалось однимъ изъ безчисленныхъ, непрестанно представлявшихся случаевъ къ разрыву. Россія не имѣетъ и видовъ честолюбія; довольно предметовъ для заботливой попечительности ея правительства въ обширныхъ странахъ, ему подвластныхъ. Объявляя войну Портѣ по особеннымъ не имѣющимъ связи съ трактатомъ  $\frac{2i \text{ іюня}}{6 \text{ іюля}}$  причинамъ, оно не отступаетъ отъ постановленій сего договора. Заключая оный, Россія не могла

отказаться отъ охраненія своихъ собственныхъ правъ, или взять на себя обязанность сносить оскорбленія и не требовать должныхъ вознагражденій. Но всѣ условія всѣ правила, въ семъ актѣ начертанныя, будутъ ею въ точности наблюдаемы. Союзники ея всегда найдутъ въ ней готовность вмѣстѣ съ ними изыскивать средства для исполненія положеній лондонскаго трактата. И долгъ христіанства, и влеченіе чувствъ, коими человѣчество справедливо гордится, равно требуютъ совершенія взанимо данныхъ союзными державами обѣщаній; Россія во всякомъ случаѣ будетъ содѣйствовать имъ постоянно, усердно, и выгодами своего особеннаго положенія воспользуется лишь для того, чтобы скорѣе достигнуть цѣли договора ½ іюня б іюля, не измѣняя ни въ чемъ ни свойства, ни дѣйствій его.

Государь императоръ ръшился не покидать оружія, доколъ безопасность и пользы державы его не будутъ обезпечны на основаніяхъ, въ сей деклараціи означенныхъ. Онъ твердо уповаетъ на помощь Всевышняго. Богъ, сильный въ браняхъ, слышитъ молитвы чистыхъ сердцемъ и благословитъ правое дъло.

#### V.

Переписка по поводу предполагавшагося участія польской арміи въ войнъ съ Турціей.

Note particulière et secrète

(цесаревича Константина Павловича).

Nº 87.

Варшава.

19-го ноября (1-го декабря) 1827 г.

Le colonel Katassanoff, commandant le cordon des cosaques frontières du côté de Kalisz, vient d'arriver à Varsovie pour me rendre compte de l'avis qui lui est parvenu quant à l'ordre de mobilisation donné au 5 corps Prussien cantonné dans le grand duché de Posen. Son rapport coïncidant avec des notions qui me sont parvenues d'autre part, j'ai dû y attacher la plus sérieuse attention, et jugeant que dans ce cas le 1-er et 2-me corps cantonnés à Koenigsberg, Danzig et Thorn, ainsi que le 6-me corps occupant la basse Silésie du côté de Breslau u. Neisse devaient avoir reçu des dispositions semblables, j'ai mis des agents intelligents et sûrs en campagne, afin de recevoir à cet égard les renseignements les plus précis...

Des notions qui font suite à celles que j'ai eu l'honneur de transmettre à votre majesté imperiale et royale par mon rapport du 5 (17) dernier, et que je joins ici, confirment pleinement l'avis reçu par le colonel Katassanoff sur la mobilisation du 5-e corps Prussien. Votre majesté y verra de plus par les adoucissements apportés aux peines encourues par Uminski, Krzyzanowski et Milzynski à Posen, et prévenus de complicité dans l'affaire de l'association patriotique Polonaise, combien le gouvernement Prussien semble user de ménagement envers les polonais, combien aussi toutes leurs démonstrations patriotiques paraissent tolérées et même encouragées 1.

Изъ нихъ одинъ Уминскій приговоренъ былъ къ заключенію въ крѣпости на 6 лѣтъ, но съ зачисленіемъ ареста въ этотъ срокъ.

# ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

«La manière dont le roi s'exprime surtout sur le général Um'nski, donne lieu à penser qu'il sera bientôt gracié.

«Le cri de guerre paralt être unanime; polonais ou prussiens, ils sa souhaitent ous, quoique chacun sous un autre rapport. Les polonais croient que la guerre deviendra générale et que le résultat ne pourra être que propice pour leur patrie; les allemands espèrent que le roi prendra les armes pour affaiblir la prépondérence de la Russie, et ils espèrent que conjointement avec l'Autriche, l'Allemagne cherchera à la diminuer. Le public a déjà aperçu l'appareil guerrier, il ne sait cependant pas quel en est le véritable motif.

Voici un fait qui, à la suite d'une infinité d'autres vient à l'appui de cette observation. Depuis quelque temps on remarquait que le mot de Portorico était devenu une espèce de mot d'ordre parmi les polonais de Posen, qui se signalent par leur patriotisme, c'était toujours entre eux de Portorico dont il était question, accompagné d'un grand éloge du tabac de Portorico. C'est récemment en fin que l'un de mes agents est parvenu à decouvrir l'allusion cachée sous ce terme d'argot. Il se vend sous l'adresse de Sponner à Ohlau en Silésie du tabac de Portorico, l'inscription est sur l'envelloppe, mais lorsqu'après avoir vidé le tabac, on retourne la feuille, elle offre alors l'efigie de Kosciuszko entouré de toutes les armes de l'insurrection.

«Le 13 (25) il y a eu à Posen un bal patriotique (soi-disant pour les députés) chez m-r Mikorski, président de la cour de justice dans cette ville. Il n'y a eu d'invités que ceux de la noblesse, en omettant les individus qui portent des noms allemands, comme p. e. le comte Blankensee, le comte Unruh etc. et ceux des polonais qui ne sont pas envisagés comme bon polonais. Aussi n'y avait-il aucun employé prussien, ni aucun militaire. Les dames étaient en grande partie costumées à la polonaise; des habits de velour cramoisi brodés en argent, des robes en satin blanc avec des cocardes cramoisies; telle était aussi la toilette de plusieurs jeunes gens, qui s'étaient habillés à la polonaise. On a ouvert le bal par la polonaise de Kosciuszko, qu'on a répétée une douzaine de fois, et on a dansé ensuite presque toujours la masure de Debrowski...

Sa majesté l'empereur et roi témoigne sa reconnaissance à son altesse impériale monseigneur le grand duc Constantin pour les notions importantes communiquées dans la note part. et secr. du 19 Novembre (1 Décembre) № 87. Sa majesté pense que la nouvelle donnée par le colonel Katassonoff et confirmée par l'agent secret sur l'armement de la Prusse, tout en méritant considération, n'est pourtant pas de nature à motiver des appréhensions sérieuses, sa majesté ne pouvant concilier dans son opinion des projets et des préparatifs hostiles, avec les sentiments d'amitié et le désir constant de maintenir le bon accord, que ne cesse pas manifester sa majesté le roi de Prusse, son beau-père, dont le caractère franc et loyal est aussi bien connu de monsegnieur le grand duc Constantin que de l'empereur et roi. Il en coûte d'autant plus à sa majesté d'ajouter foi à l'indication d'une conduite perfide de la part dn gouvernement prussien, que dans ce moment elle attend l'arrivée du prince Grillaume, son beau-frère, qui n'aurait point choisi pour une visite d'amitié fraternelle, le moment où dans le cabinet du roi son père on travaillerait à rompre avec la Russie la bonne intelligence fondée par les actes de le sa

<sup>1</sup> Въ черновомъ отпускъ зачеркнуто «bienfaits» и замънеоо «actes».

majesté l'empereur Alexandre de glorieuse mémoire et cimentés par les liens les plus sacrés. Sa majesté pense même que ce prince pourra porter quelques eclaircissement sur les vues de la Prusse qu'on n'a pas voulu confier à la route ordinaire. Cependant sa majesté ne désire rien négliger pour savoir la vérité la plus exacte et se mettre en mesure de résister à une attaque imprévue, ou à déjouer des projets aussi injustes que perfides; elle est en outre persuadée que sa majesté imperiale donnera de son côté, avec le zèle et la profonde intelligence dont elle a donnée tant d'éminentes preuves, tous ses soins à être bien instruite des menées secrètes et des démarches de nos voisins pour être prêt à s'y opposer quand elles deviendront évidentes. Sa majesté ne manquera pas de tenir monseigneur le grand duc au courant de tout ce qu'elle apprendra et espère que son altesse en agira de même à son égard comme elle l'a toujours fait jusqu'ici.

Quant au nouvelles de Posen découvrant la fermentation des esprits dans le sens soi-disant patriotique, l'empereur et roi les juge de la plus haute importance et suppose que cet état de choses n'est pas isolément à Posen un cas accidentel, mais pourrait bien être qu'une suite des trames des sociétés secrètes dans les provinces qui ont appartenues à l'ancien royaume de Pologne.

Monseigneur le grand duc étant à même d'observer de près les individus et les choses, et par là de juger si cette idée est fondée, sa majesté s'en repose entièrement sur son altesse impériale <sup>1</sup>.

### Цесаревичъ Константинъ генералъ-адъютанту Киселеву.

Варшава. 20-го ноября 1827 года.

№ 118.

#### Павель Дмитріевичь.

За доставленныя мий свёдёнія при письмі вашего превосходительства къ начальнику главнаго штаба моего отъ 6-го сего ноября о заграничных происшествіях в обращаюсь къ вамъ съ особенною благодарностію и прошу ваше превосходительство принять увёреніе моего къ вамъ всегдашняго уваженія.

Константинъ.

#### P.S.

Подполковникъ Катасановъ, стоящій на кордонѣ въ городѣ Калишѣ, донесъ, что 5-й Прусскій корпусъ, стоящій въ великомъ княжествѣ Познанскомъ, получиль по экстраночтѣ 8 (20) ноября предписаніе о приведеніи себя на военное положеніе. Сіе повелѣніе подтверждается и донесеніемъ секретнаго агента изъ Познани, который прибавляетъ, что поляки выводятъ изъ онаго свои виды, а прусскіе офицеры предполагаютъ, что ежели начнется война между Россією и Турцією, то пруссаки, соединясь съ австрійцами, будутъ препятствовать Россіи увеличиться и уничтожатъ вліяніе ея надъ Германією. Поляки въ своемъ смыслѣ и пруссаки въ своемъ громко говорятъ о войнѣ. Съ моей сторопы взяты всѣ возможныя мѣры объ узнаніи истины. Прошу довести сіп извѣстія до свѣдѣнія господина главнокомандующаго.

<sup>1</sup> Списано съ чернового отпуска, писаннаго рукою г.-а. Адлерберга и исправленнаго рукою графа Дибича.

#### ПРИЛОЖЕНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

### Генералъ-адъютантъ Киселевъ цесаревичу.

Тульчинъ. 26-го ноября 1827 г.

Ваше императорское высочество.

Удостоясь получить письмо вашего высочества отъ 20-го текущаго мѣсяца, я немедленно исполнилъ приказаніе ваше, представивъ оное для свѣдѣнія г. генералу  $\Phi$ —ла.

Съ нынѣ отходящею экстраночтою я отправилъ черезъ Радзивилловскаго почтмейстера къ графу Курутѣ расписаніе австрійскаго корпуса, на границѣ нашей и турецкой расположеннаго. По свѣдѣніямъ (которыя, однако же, требуютъ подтвержденія) войско сіе стягивается въ Трансильваніи, гдѣ учреждаются большіе хлѣбные запасы, и куда валахскій господарь отправилъ уже нѣсколько транспортовъ съ пшенипею.

Между боярами появилась партія, явно провозглашающая, что покровительство Австріи есть для нихъ спасительное и которымъ отклонится разореніе, имъ нынъ угрожающее.

Другія свъдънія болъе или менъе положительныя дають право заключить, что преднамъренія сей державы весьма противны нашимь, и что они готовятся предупредить насть въ занятіи Валахіи. Г. главнокомандующій о семъ представиль на благоуваженіе его императорскаго величества и ожидаетъ ръшительнаго повельнія на случай внезапнаго перехода границы и встръчи съ австрійскими войсками.

Почитая за особенное счастіе быть угоднымъ вашему императорскому высочеству и со всёмъ усердіемъ исполнять волю вашу, я по настоящимъ обстоятельствамъ буду доводить до свёдёнія вашего высочества о всёхъ тёхъ пограничныхъ свёдёніяхъ, которыя вниманія достойны быть могутъ.

Съ чувствомъ глубочайшаго высоконочитанія имѣю счастіе пребыть вашего императорскаго высочества всенокорнѣйшій слуга

П. Киселевъ.

# Всеподданнъйшій рапортъ цесаревича.

Варшава. 3-го мая 1828 г.

Доходили до меня свъдънія, что прусское правительство принимаетъ мъры къ укръпленію города Познани; но я не даваль сему въры, какъ слухамъ неосновательнымъ. Послъ того сіе начало подтверждаться по получаемымъ письмамъ и разсказамъ прівзжающихъ, а нынъ находящіеся въ Калишъ начальникъ польской жандармской команды и командиръ донского казачьяго полка, подполковникъ Катасановъ 2-й, доносятъ, что на построеніе кръпости ассигновано прусскимъ правительствомъ два милліона талеровъ, и прівхалъ туда для сего инженерный генералъ Раухъ съ 5-ю офицерами, да и посыланный отъ меня навстръчу ея императорскому высочеству, великой княгинъ саксенъ-веймарской Маріи Павловнъ, состоящій при мнъ генералъ-майоръ Феншъ слышалъ сіе на границъ отъ прусскихъ офицеровъ.

Изъвсеподданнъйшихъ донесеній и рапортовъ цесаревича.

Свъдънія изъ Австрін и Пруссін.

18-го ноября 1827 года.

Генераль отъ кавалерін Редеръ въ Познани получиль эстафетой 8 (20) ноября изъ Берлина повельніе о приготовленіи 5-го корпуса, коимъ онъ командуєть, къ совершенной военной готовности.

22-го ноября 1827 года.

Прусскія войска приготовляются къ походу, только не извѣстно куда. Всѣ корпусные командиры вызываются въ Берлинъ.

25-го ноября 1827 года.

Транспортъ съ военными снарядами и полный экипажъ подвижныхъ походныхъ печей отправленъ изъ Ольмюца въ Лембергъ и Буковину.

Idem.

(Notes recueillies par un agent du grand duc à l'etranger).

La Prusse est vivement alarmée des mouvements qui ont eu lieu en France; elle a de l'inquiétude pour ses provinces Rhénanes; on a surpris plusieurs correspondances d'un très haute importance; si la chose continue, des troupes de toutes armes seront envoyées pour renforcer le corps d'armée qui se trouve sur le Rhin.

Un courrier est arrivé il y a quelques jours de Berlin à Posen avec des ordres secrets de sa majesté le roi pour les généraux qui commandent les troupes, de se tenir prêts au premier signal. Dès que l'Autriche osera faire la moindre démarcue hostile, le corps d'armée Prussien, qui occupe maintenant la Saxe, la Silésie et le grand duché de Posen, et qui est fort de 100.000 hommes, doit aussitôt avancer et s'emparer de la Bohême. Cet ordre est tenu dans le plus grand secret par les généraux, et ce n'est que par un heureux hasard qu'il est parvenu à la connaissance du correspondant, qui a lu lui même la dépêche qui n'est encore connue que des généraux Roeder (командиръ 5-го корпуса) et Bothe (командиръ дивизіи).

28-го ноября 1827 года.

- 1) Нѣкоторымъ австрійскимъ полкамъ дано приказаніе, чтобы они сблизились къ россійскимъ границамъ п расположились по квартпрамъ, начиная занимать оныя отъ австрійскаго мѣстечка Черновицъ, что въ Буковинѣ, до конца россійской границы; также имѣютъ занять сіи войска мѣста противу турецкаго мѣстечка Стефанешти, на границѣ состоящаго. Движеніе сихъ войскъ должно начаться въ будущемъ декабрѣ мѣсяцѣ.
- 2) Австрійцы не върять, чтобы весь турецко-египетскій флоть быль сожжень, или, по крайней мъръ, не хотять дать тому въры, а утверждають, что малая и совствува незначительная часть флота истреблена, почему никакихъ толковъ о семъ пораженіи турокъ еще не открывается.
  - 3) Въ Австріи предписано сдълать резервнымъ войскамъ разборъ.

### Цесаревичъ графу Сакену.

3-го декабря 1827 года.

Начальникъ 25-й итхотной дивизіи генералъ-майоръ Рейбницъ, вслѣдствіе секретнаго моего ему предписанія, дабы по мъстному его нахожденію близъ австрійской границы всемѣрно старался узнавать въ подробности секретнѣйшимъ образомъ посредствомъ тайныхъ агентовъ о всемъ происходящемъ въ австрійской Галиціи и въ особенности въ г. Лембергѣ, отъ 29-го ноября доноситъ, что въ австрійской Галиціи формируется обсерваціонный корпусъ, по словамъ однихъ—изъ 30.000, а по словамъ другихъ—изъ 60.000 человѣкъ; ожидаютъ также тамъ въ скорости большого рекрутскаго набора. Запасные провіантскіе магазейны долженствуютъ быть въ непродолжительномъ времени учреждены, но въ какихъ именно мѣстахъ и въ какомъ количествѣ, еще не извѣстно, какъ только то, что въ Лембергѣ назначено 300 человѣкъ хлѣбопековъ.

Онъ получилъ также отъ Радзивилловскаго пограничнаго почтмейстера секретное увъдомленіе, что австрійскій 30.000-й корпусъ формируется въ Офенъ.

По другимъ свъдъніямъ, обсерваціонный корпусъ въ 30.000 человъкъ формируется въ Венгріи въ Офенъ.

Извъстіе объ истребленіи соединенными эскадрами большой части турецко-египетскаго флота въ бывшемъ морскомъ сраженіи при Наваринъ крайне изумило всъхъ въ Галиціп, при чемъ въ разговорахъ многіе изъявляли большое сожальніе о потеръ, понесенной Портою, и утвердительно говорили о войнъ съ нею Россіи.

3-го декабря 1827 года.

Во всей австірйской армін получено повельніе быть въ совершенной готовности и произвесть рекрутскій наборъ для укомплектованія войскъ.

...Un corps prussien de la province septentrionale composé de 50.000 h. a reçu l'ordre secret de se tenir prêt pour marcher vers les frontières autrichiennes. On fait rentrer les congédiés dans leurs corps. On parle en Prusse que l'Autriche s'arme et qu'elle a fait des contrats en Dalmatie pour différents objets de la marine.

# Свъдънія изъ Австріи:

3-го декабря 1827 года.

Le général Hohenegg qui depuis quelque temps se trouve de sa personne à Czernowitz, a de fréquentes communications avec la Turquie. C'est encore lui qui est chargé de surveiller le mouvement des troupes Russes sous les ordres du maréchal Wittgenstein; il expédie tous les jours des estafettes à Léopold, adressées au général Fresnel.

Варшава, 5-го (17-го) декабря 1827 года.

Le commandant de la gendarmerie des palatinats de Kalisz annonce qu'il n'y a plus de doute que 3 corps prussiens ont reçu l'ordre secret de se tenir prêt pour marcher et que la seconde levée (Landwehr 2-te Aufgeboth) soi aussi disposée au premier ordre don é pour occuper les forteresses.

Le general Ziethen qui commande à Breslau reçoit maintenant très souvent des estafettes. La gendarmerie prussienne depuis quelques semaines fait très souvent des enquêtes sur nos frontières, pour savoir ce qui se passe chez nous. Les Landraths du pays avoisinant nos frontières doivent de même prendre des renseignements du mouvement de notre pays et ont l'ordre de faire leurs rapports aux autorités supérieures.

Варшава. 7-го (19-го) декабря 1827 г. (Свъдънія изъ Данцига отъ 1-го (13-го) декабря).

Les bruits sur l'ordre de mobilisation donné aux corps d'armée prussiens se sont rependus ici depuis quelques jours par des lettres particulières de Berlin.

### Отъ цесаревича.

Варшава. 10-го (22-го) декабря 1827 года.

# Изъ Пруссіи.

Toute l'armée est moralement sur le pied de guerre, car l'on présume qu'il est de toute impossibilité que la Prusse reste dans l'inaction si ses deux formidables voisins tirent l'épée. Ainsi chaque militaire de tel grade que ce soit fait d'avance ses plans de campagne, le public civil se mêle de la conversation, et en général le royaume entier, anticipant ainsi sur les événements, semble être prêt à marcher.

Ce qu'il y a de positif porte: que l'on travaille dans les arsenaux et les laboratoires, chose qui dans cette saison n'avait pas eu lieu aucune année.

Que les officiers de cavalerie qui sont moins biens montés cherchent à se procurer de meilleurs chevaux.

Que dans les instructions des régiments de toutes armes on s'occupe beaucoup plus des détails qui ont rapport à la guerre qu'à d'autres fins.

Que les officiers de génie et ceux qui ont rapport avec cette arme, se pourvoient d'instruments de papier à dessein et autres petites bagatelles relatives à leur branche de service militaire.

### Le dire général est:

Que le corps de Magdebourg servira d'abord de réserve à celui du Rhin et il s'y rendrait aussitôt, si la France était révolutionnée. Que celui de la vieille Prusse et celui de Berlin et Poméranie se rendront en Silésie, ainsi l'évacuation de la vieille Prusse et de la Poméranie ne font pas présumer qu'on ait conçu de l'inquiétude du côté de la Russie.

### Изъ Австріи.

La politique ainsi que la partie militaire est beaucoup plus mobilisée en Autriche qu'en Prusse.

Il est presque indubitable que l'on formera deux grands corps d'armée, l'un dans les environs de Semlin et l'autre en Transylvanie. Il est à présumer que les troupes de la Galicie se réuniront dans la Bukovine et environs, car l'on a commencé à former des magasins de cette contrée.

# Его императорскому величеству отъ его императорскаго высочества цесаревича

рапортъ.

Начальникъ 25-й пъхотной дивизіи, генералъ-майоръ Рейбницъ, отъ 6-го сего декабря доноситъ, что получены имъ извъстія изъ Лемберга, что 60-ть тысячъ австрійскихъ войскъ уже тронулись въ походъ къ границъ турецкой, для лучшаго оной укръпленія. Таковое же свъдъніе получилъ одинъ австрійской службы офицеръ отъ родственниковъ своихъ изъ Въны, и слухъ о семъ носится по Лембергу; войска же, расположенныя въ окрестностяхъ Лемберга, получили уже вторичное предписаніе быть въ готовности къ походу, но куда — неизвъстно. Въ прочемъ подтверждаются всъ тъ же слухи, о которыхъ вслъдствіе донесеній генералъ-майора Рейбница было доведено до высочайшаго вашего императорскаго величества свъдънія отъ меня.

0 чемъ вашему императорскому величеству всеподданнъйше доношу.

Генералъ-инспекторъ всей кавалеріи Константинъ цесаревичъ.

№ 177. 14-го (26-го) декабря 1827 года. Варшава.

### Австрія.

1-го января 1828 года.

Il est très possible que le corps de réserve cantonné en Hongrie se réunisse à celui qui se trouve en Galicie et qu'alors le prince de Hesse-Hombourg prendrait le commandement des troupes réunies.

Составъ резервнаго кориуса . . . 28 баталіоновъ,

48 эскадроновъ.

Корпусъ въ Галиціи. . . . . . . 29 баталіоновъ,

2 полка драгунскихъ,

3 » chevaux légers, 2 » гусарскихъ.

Соединенная сила этихъ двухъ корпусовъ простирается до 70.000 человъкъ. Cette armée devra être opposée aux troupes sous les ordres de son altesse impériale, si jamais la Russie voulait faire la guerre à la Turquie, pour réaliser des projets particuliers, et non dans le but de soustraire la Grèce de la persécution des musulmans.

# Пруссія.

7-е января.

Le 5-me, ainsi que le 6-me corps d'armée sont prêts à marcher, mais personne ne bouge. La négligence dans laquelle on laisse toutes les places fortes situées aux frontières autrichiennes et le soin avec lequel on approvisionne et l'on répare les fortifications du cêté de la Pologne, l'activité qu'on met à achever les fortifications de Thorn, sans égard à la saison, à côté de la proche parenté des souverains, l'étroite amitié qui les unit, l'appel clandestin des semestriers, tout cela déroute les combinaisons politiques de ceux qui ont l'habitude de les faire, et jusqu'à ce moment il n'y a pas d'opinion fixe en Prusse, ni dans le civil, ni dans l'armée.

### Турція.

La nouvelle de la prise d'Erivan ayant été connue à Constantinople a produit une sensation désagréable et a intimidé les esprits. Ce n'est plus la paix de la Perse avec la Russie qu'on craint dans la capitale, c'est l'acceptation d'un traité d'alliance offensif et défensif qu'on y disait exister en projet entre la Russie et la Perse, et comme la Porte ne compte pas beaucoup sur la fidélité des pachas de Bagdad et de Bapora, qui n'ont pas encore aboli les janissaires et vers les pachalics desquels tous les individus qui ont appartenu à ce corps et ont eu le bonheur de se soustraire à la persécution, se sont portés en masse ne pouvant non plus compter sur les chrétiens de l'Arménie et de la Natolie, la Porte se trouve 'vivement alarmée de ce côté là, et il ne serait pas étonnant qu'une grande partie des renforts attendus d'Asie reçoivent l'ordre de veiller à la sureté des frontières de l'Arménie.

...L'organisation des corps d'armée turcs ne pourrait avoir lieu qu'après l'arrivée des troupes d'Asie, lesquelles ne sont attendues à Constantinople que les derniers jours du mois de Mars, ou au commencement d'Avril.

# Пруссія.

Варшава. 14-го февраля 1828 года.

L'armée est prête à être mise sur le pied de guerre; deux corps d'armée sont mobiles, c'est à dire prêts à marcher dans les 24 heures; le reste peut être rendu mobile en très peu de temps, vu que depuis plusieurs mois on s'est déjà préparé à cette opération. Si une levée de boucliers a lieu en Europe et si rien ne fait changer la politique que la Prusse vient d'adopter, il est évident que, dans les circonstances présentes, la Russie n'a rien à craindre de ce côté là, puisque en cas d'allerte, les troupes de la vieille Prusse auraient à quitter leurs cantonnements et marcher en arrière, pour se placer dans le talon de la Silésie.

### Австрія.

Le prince Metternich désire une réunion en congrès des monarques ou des plénipotentiaires pour s'entendre, dit-il, sur les affaires de l'Europe, car vu les distances et souvent le défaut d'intelligence des différents ministres, l'on peut compromettre le sort des monarchies, allumant une guerre générale, et combien n'éviterait on pas de calamités à la pauvre humanité, si l'on voulait s'entendre. Car, dit-il, il ne faut se fier à la Russie, ni à cette espèce de politique stationnaire qu'elle semble avoir adoptée, non seulement qu'elle veut passer pour ne vouloir toucher à rien, mais elle semble reculer; oui, dit-il, mais c'est pour mieux sauter; et si l'on n'empêcue pas l'empereur Nicolas de faire le

lus petit pas en avant, on ne saurait déterminer où il voudrait s'arrêter, si jamais il prend la résolution de faire ce petit pas.

Quant à l'Angleterre et à la France, elles auront, dit-on, assez à faire chez elles, pour enser au dehors; ce sera encore à l'Autriche à arrêter le débordement des torrents, c'est encore à elle, dit-il, à maintenir l'équilibre, à elle à sauver l'humanité.

Отъ цесаревича.

Варшава. 4-го (16-го) мая 1828 года.

Изъ Австріи.

Le prince de Metternich ainsi que tous ceux reconnus être de ses amis, ou ceux partisans de son système sont au désespoir de ne pouvoir pas détourner la Russie des projets qu'elle va mettre à exécution, de la résolution qu'elle a adoptée. On a pris à Vienne pour ainsi dire un deuil politique, on attend avec anxiété l'issu des événements, on ne doute pas de sa réussite et des avantages que la Russie en retirera.

On se déchaîne contre le duc de Wellington, on boude l'ambassadeur d'Angleterre, on fait la mine à celui de Prusse. En attendant tout s'est arrêté. Aucun envoi d'hommes, ni même de munitions, ni en Hongrie, ni d'aucun côté; seuls les courriers sont en activité.

...On vient de faire une nouvelle levée de recrues, avec lesquelles on a mis au 1-er Mai tout le corps de Galicie au grand complet de guerre.

On procède à l'achat de 6.000 chevaux de cavalerle, afin de mettre tous les régiments de cavalerie, faisant partie du corps d'armée de Galicie à 950 chevaux de dragons et chevaux légers et à 1.200 chevaux ceux des hussards.

Всеподданнъйшая записка цесаревича Константина Павловича.

Варшава. 1-го (13-го) іюня 1828 года. № 43.

En exécution des ordres qu'il a plu à votre majesté impériale et royale de m'adresser, j'ai choisi 18 officiers de son armée royale polonaise, pour être détachés auprès de l'armée activement employée contre les turcs. En mettant ci près sous vos yeux la liste de ces militaires, j'ai l'honneur de vous exposer, sire, que parmi eux se trouvent 7 sous-lieutenants, qui, bien qu'il n'appartiennent point au quartier-maîtrat général, ni au corps du génie, ainsi que votre majesté a daigné le prescrire, n'ont été placés dans la ligne, à leur sortie de l'école d'application, que faute de vacances et pour ne pas demeurer inactifs, car selon leurs études et leurs connaissances, ils auraient du être agrégés au quartier-maîtrat général et au corps du génie.

Comme dans le nombre de ces 18 officiers se trouve le colonel du quartier-maîtrat général Hauke, qui a été employé jusqu'à présent auprès du général d'infanterie d'Auvray, pour la démarcation avec l'Autriche et qui, à cet effet, séjourne actuellement à Kamieniec-Podolski, je fais diriger tous ces officiers vers cette ville, en enjoignant au colonel Hauke de se rendre conjointement avec eux à l'armée active et de s'y mettre à la disposition du major-général comte Diebitsch.

Constantin.

Liste nominative des officiers destinés à se rendre à l'armée impériale qui agit contre les turcs.

1828.

# Quartier-maîtrat général.

Отмътки графа Чернышева.

auprès du général Kisseleff chef de l'état

| Hauke, Joseph, color                      |  |    |      |       | auprès de sa majesté l'empereur et roi.<br>éral de la garde royale.                                   |
|-------------------------------------------|--|----|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szymanowski, Félix<br>Chrzanowski, Albert |  |    |      |       | auprès du major-général comte Diebitsch.<br>capitaines.<br>auprès du feldmaréchal comte Wittgenstein. |
|                                           |  | Qı | uart | ier-m | aîtrat général:                                                                                       |

Breza Joseph

| , 1                |   |   |   |   |   |     | major de la 2-de armée.                     |
|--------------------|---|---|---|---|---|-----|---------------------------------------------|
| Kijeński, Ignace . | • | • | • | • | ٠ | . ) | sous-lieutenants, à l'état major général de |
| Potkanski, Adolphe |   |   |   |   |   |     |                                             |
|                    |   |   |   |   |   | - 7 | auprès du comte Souchtelen                  |

### Corps du génie.

| Wilson, Joseph    |   | ٠ | ۰  | ٠ |    | ٠ |  | capitaine, auprès du général Trousson, chef  |
|-------------------|---|---|----|---|----|---|--|----------------------------------------------|
|                   |   |   |    |   |    |   |  | du génie de la 2-de armée.                   |
| Szultz, Auguste   | ۰ |   | ٠  | ٠ |    | ٠ |  | lieutenant, auprès du général Kisseleff.     |
| Szymonski, Michel | l |   | ٠, | ٠ | ٠, | ٠ |  | sous-lieutenant, auprès du général Trousson. |

# Régiments de ligne.

### Sous-lieutenants:

|                        |   | du 4-e de ligne du régiment des chasseurs à pied de votre majesté impériale et royale $N_2 1 \ldots N_2 1 \ldots$ | Hánala dana ana mimunantur     |
|------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ledochowski, Francois. |   | du 6-e de ligne                                                                                                   | destinés à entrer au quartier- |
| Borchard, Conrad       | ٠ | du 2-e de ligne                                                                                                   | maîtrat.                       |
| Swieszewski, Jean      |   | du 4-e chasseurs à pied du même }                                                                                 | id.                            |
| Strzemieczny, Mathieu  |   | du même                                                                                                           | destinés au                    |
| Nynkowski, Constantin  |   | du 3-e chasseurs à pied )                                                                                         | corps du génie.                |
|                        |   |                                                                                                                   | Constantin.                    |

Въ аттестаціи каждаго изъ поименованныхъ здёсь офицеровъ упомянуто о его знаніяхъ по своей спеціальности и языкамъ. По русскому языку большинство comprend le russe.

### Отмътки графа

### Чернышева.

Malczewski, Julien. . . — auprès de son altesse impériale monseigneur le grand duc Michel. Полковникъ Гауке сопровождалъ императора Николая, при отъбздѣ его изъ арміи осенью 1828 г. моремъ, имѣя порученіе въ Варшаву къ его высочеству цесаревичу.

Stryjeński, Alexandre . . . — auprès de colonel Hauke. 1-го (13-го) октября въ рапортъ графу Дибичу (à bord du «Paris») сказано:

....«le capitaine Szymanowski du quartier - maîtrat général de la garde est après moi le plus ancien officier. Votre excelence daignera donc pendant mon absence faire

Strzemieczny, Mathieu. . . ) de la 2-de armée.

res concernant les officiers polonais détachés à l'armée impériale».

adresser à cet officier les ord-

Nynkowski, Constantin . . — à Varna auprès du comte Souchtelen.

Тотъ же капитанъ завъдывалъ вновь посланными офицерами и въ 1829 г.

Всеподданнъйшая записка цесаревича Константина Павловича.

№ 24.

Варшава. 15-го (27-го) марта 1829 г.

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de votre majesté impériale et royale que conformément à ses hautes intentions, qui m'ont été communiquées par son aide de camp général comte Czernicheff, j'ai fait choix de 19 officiers du quartier-maîtrat général et du corps du génie de l'armée royale polonaise, pour être détachés auprès de l'armée activement employée contre les turcs. Ces officiers dont les noms se trouvent consignés dans la liste ci-jointe, quitteront incessamment Varsovie, et à leur arrivée au quartier général de la 2-de armée ils se mettront à la disposition du commandant en chef général d'infanterie comte Diebitsch.

Constantin.

Liste nominative des officiers destinés à se rendre à l'armée impériale activement employée contre les turcs.

Quartier-maîtrat général.

Corps du génie.

Szymanowski, Vincent.
Rossmann, Frédéric . .
Iodko, Constantin . . .
Wieszniewski, Félix . .
Szultz, Auguste. . .
Leszcyński, François . .
Bielinski, Edouard . . .
Szymonski, Michel . . .
Dunin, Félix . . . .
Zelewski, Theophile . . sous-lieutenant.

Constantin.

Во всеподданнъйшей запискъ отъ 21-го марта (2-го апръля) 1829 г. великій князь доносить, что вмъсто поручика Лесчинскаго назначень поручикъ инженернаго же корпуса Brodowski (Joseph).

Etat nominatif de m.m-rs les officiers du corps du génie de l'armée polonaise, détachés à l'armée impériale russe, activement employée contre les turcs en 1829.

Lieutenants: Brodowski, Szymanowski, Rossmann, Iodko,

Wiszniewski. Szultz,

Bielinski, Dunin,

Sous-lieutenant: Zelewski,

Се 13-го (25-го) Маі 1829.

Le lieutenant du génie Brodowski.

Войскъ польскихъ, кориуса инженеровъ.

Поручики: Бродовскій.

Шимановскій. Росманъ.

Іонко.

Вишневскій. Шульцъ. Бълинскій. Лунинъ.

Нодпоручикъ: Желевскій.

Etat major général impérial et royal.

St.-Pétersbourg, ce 26 Mars 1829.

Section de l'armée polonaise.

A son altesse impériale monseigneur le grand duc Constantin Césarewitch

rapport

de l'aide de camp général comte Czernicheff dirigeant l'état major général de sa majesté impériale et royale.

L'empereur et roi ayant pris lecture du rapport de votre altesse impériale du  $\frac{15}{27}$  Mars  $N_2$  24, relativement au choix qu'elle a fait de 19 officiers polonais pour être détachés auprès de l'armée activement employée contre les turcs, m'a chargé, monseigneur, de vous témoigner sa pleine et entière satisfaction pour l'empressement que votre altesse impériale a bien voulu mettre dans l'exécution de ses hautes intentions.

L'aide de camp général comte Czernicheff.

Графъ Дибичъ цесаревичу.

С.-Петербургъ, 9-го ноября 1827 года.

Nº 472.

Государь императоръ высочайше повелёть мнё соизволиль донести вашему императорскому высочеству, что полученныя на-дняхъ пзвёстія о бывшемъ морскомъ сраженіи между флотами союзныхъ державъ и турецкимъ подъ командою Ибрагимапаши, въ которомъ надъ послёднимъ одержана совершенная побёда, дёлаютъ войну съ турками весьма вёроятною.

Хотя до сего времени не получено еще достовърныхъ извъстій о разрывъ Портою существующихъ между нами мирныхъ отношеній, но легко статься можетъ, что

турки, можетъ быть, ръшатся перейти Дунай и разорить княжества Молдавію и Валахію, или, можетъ быть, дерзнуть нанести какое либо оскорбленіе послу нашему въ Константинополъ, или кому либо изъ пословъ союзныхъ державъ.

Если бы случилось то или другое, то сіе будеть уже явнымъ знакомъ разрыва Портою существующаго между нами мира, и тогда должно будеть съ нашей стороны принять ръшительныя мъры къ войнъ.

По симъ обстоятельствамъ нынѣ же дано повелѣніе генералъ-фельдмаршалу, графу Витгенштейну, что если бы онъ получилъ отъ пребывающаго въ Яссахъ консула нашего, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Минчіаки, въ сходство особаго даннаго ему предписанія, офиціальное донесеніе о переходѣ турокъ чрезъ Дунай въ княжества Молдавію и Валахію, пли что турки сдѣлали какое либо оскорбленіе послу нашему въ Константинополѣ, либо которому нибудь изъ пословъ союзныхъ державъ, въ таковомъ случаѣ приказалъ бы немедленно войскамъ, подъ начальствомъ его состоящимъ, перейти черезъ Прутъ и запять княжества Молдавію и Валахію, сходно съ предначертаннымъ для сего планомъ.

По таковому положенію дёль государь императоръ на случай могущей быть войны съ турками изволить имёть слёдующія предположенія.

- 1) Коль скоро 2-я армія перейдеть черезъ Прутъ, то въ подкрѣпленіе оной назначить 3-й пѣхотный корпусъ.
- 2) Въ то же время ближайшія къ театру войны губерніи, въ томъ числѣ и Подольскую, объявить на военномъ положеніи.
- 3) Какъ политика Австріп до сего времени была въ томъ сомнительномъ положеніи, что въ случаї открытія войны съ турками мы должны опасаться, дабы она не сділала противъ насъ непріязненныхъ движеній, то для необходимой въ семъ случаї осторожности и для охганенія границъ нашихъ отъ стороны Австріи учредить изъ войскъ польской армін, изъ отдільнаго Литовскаго корпуса и изъ резервнаго корпуса войскъ, подъ начальствомъ вашего императорскаго высочества состоящихъ, обсерваціонную армію подъ предводительствомъ вашего высочества, присоединивъ 1-ю гусарскую дивизію попрежнему къ 1-му пізхотному корпусу.
- 4) Въ подкръпленіе же сей обсерваціонной армін назначить пзъ 1-й армін 1-й и 2-й пъхотные и гренадерскій корпуса и резервную кавалерію подъ начальствомъ генераль-фельдмаршала графа Сакена.
- О сихъ предположеніяхъ государь императоръ повелёлъ мнё донести вашему императорскому высочеству только для предварительнаго вашего свёдёнія, съ тёмъ, чтобы ваше высочество, впредь до дальнёйшаго объясненія дёлъ съ турками и до полученія особеннаго высочайшаго разрёшенія, не дёлая еще никакого исполненія въ отношеніи составленія обсерваціонной арміп, благоволили ныпё сдёлать одно только соображеніе: какимъ образомъ предположеніе сіе можетъ быть выполнено, и что для того нужно? а какъ на приведеніе польскихъ войскъ въ военное положеніе потребуются издержки, равномёрно таковыя же потребуются и для войскъ Литовскаго корпуса по военному времени, то на что именно и какая сумма нужна особо для польской арміп и особо для войскъ Литовскаго корпуса? и обо всемъ ономъ почтили бы меня заблаговременно увёдомленіемъ для доклада его величеству.

# Цесаревичъ графу Дибичу.

14-го апръля 1828 года.

### Графъ Иванъ Ивановичъ.

Видя изъ объявленныхъ распоряженій, что составляется резервъ войскъ для 2-й армін, гвардія выступаеть въ походь, и по дошедшимь извѣстіямь воспослѣдуеть отбытіе государя императора къ армін. Насчеть же войскъ, подъ начальствомъ монмъ состоящихъ, была только извъстная вашего сіятельства перениска о предполагаемомъ составъ обсерваціонной арміи, какъ же по заведенному съ нъсколькихъ лътъ по волъ блаженной памяти государя императора Александра Павловича порядку къ 1-му іюня каждаго года войска Литовскаго корпуса и польской армін собираются всегда въ кампаменты и въ лагери, именно литовская уланская дивизія къ Несвижу, 24-я пъхотная дивизія към. Скиделю, 25-я към. Млынову, съ ихъ артиллерією, гренадеры резервнаго корпуса къ м. Цехановцу, а польская армія къ Варшавъ, а какъ таковой сборъ можетъ отдалить нъкоторыя войска отъ австрійской границы, какъ-то: Брестской и Бълостокской и хотные полки находятся первой въ Брестъ-Литовскъ, а другой въ Кобринъ, имъ же надобно итти въ лагерь за Гродно; также изъ м. Шерешева 24-й артиллерійской бригадъ, что сдълаетъ разницы дней 15, равномърно литовская уланская дивизія изъ Слонима къ Несвижу отдалится назадъ, и нъкоторые полки и артиллерія польской арміи равно отдалятся отъ австрійской границы къ Варшавъ, то по сему случаю и въ теперешнемъ положенін дёль я остаюсь въ нерёшимости дать мон приказанія насчеть свода войскъ въ кампаменты и лагери, время же къ сему уже приближается, и потому нужнымъ почелъ обратиться къ вашему сіятельству не офиціальнымъ отношеніемъ и чрезъ сіе письмо и просить не оставить увъдомить меня, можетъ ли быть сдълано распоряженіе, какъ прежде было, къ своду войскъ въ кампаменты и лагери, въ тъ же мъста, или не назначатся ли другіе, и не имъется ли въ виду особенныхъ какихъ распоряженій.

Въ ожидании на сіе вашего извъщенія прошу ваше сіятельство принять увъреніе всегдашняго моего къ вамъ особеннаго уваженія.

Константинъ.

# Высочайшій отвъть на письмо цесаревича къ графу Дибичу отъ 14-го апръля 1828 года.

По случаю отсутствія начальника главнаго штаба, государь императоръ, раскрывъ письмо его императорскаго высочества цесаревича къ графу Дибичу отъ 14-го сего апрѣля, поспѣшаетъ имѣть честь увѣдомить его высочество, что по настоящимъ сношеніямъ австрійскаго двора съ нами не только не предвидится настоятельной надобности къ приведенію въ исполненіе извѣстныхъ его высочеству предположеній насчетъ гласнаго состава обсерваціонной арміи, но напротивъ поведеніе австрійскаго кабинета подаетъ теперь еще менѣе сомнѣній, нежели прежде. Основываясь на семъ, государь императоръ не видитъ никакого затрудненія въ томъ,

чтобы сборъ польскихъ войскъ не могъ производиться нынѣшнимъ лѣтомъ, какъ обыкновенно, въ окрестностяхъ Варшавы; желательно только, чтобы нѣкоторая часть иѣхоты въ видѣ гарнизона оставалась въ крѣпости Замостьѣ для вящшей безопасности отъ наглаго нападенія.

Въ отношеніи войскъ Литовскаго корпуса его величество столь же мало видитъ препятствій въ сборѣ 25-й пѣхотной дивизіи къ мѣстечку Млынову и гренадеръ резервнаго корпуса къ м. Цехановцу. Что касается до 24-й пѣхотной дивизіи, то удобнѣе бы казалось собрать оную вмѣсто мѣстечка Скиделя къ Бресту-Литовскому, а литовскую уланскую дивизію, если есть возможность, также у Бреста, или въ недальнемъ отъ онаго разстояніи. Впрочемъ всѣ сіи предположенія государь императоръ совершенно предоставляетъ благоусмотрѣнію его высочества, ибо и къ самому изложенію мнѣнія своего его величество приступиль потому единственно, что его высочество въ обыкновенной предусмотрительности своей изволилъ обратиться по сему предмету съ вопросомъ къ начальнику главнаго штаба.

### VI.

# Письмо А. П. Ермолова императору Николаю 1.

Орелъ. 16-го января 1828 года.

Ваше императорское величество.

Щедрую награду вашего императорскаго величества, изліянную на меня, даже за предѣлы служенія моего, даръ сей единаго великодушія, превосходящій заслуги мои, превышающій силы содѣлаться его достойнымъ, пріемлю я съ чувствами чистѣйшей благодарности вѣрноподданнаго—съ благоговѣніемъ!

Знаю, государь, сколько мала жертва сія передъ милостію высокою, скорблю, не имѣя случая посвятить достойнъйшую!

Исполненный щедроть вашего императорскаго величества, дерзаю возносить единое желаніе: да воззрѣніе на меня благотворящаго мнѣ государя не возбудить завиствующихъ моему счастію.

Вашего императорского величества

върноподданный

отставной генераль отъ инфантеріи Ермоловъ.

<sup>1</sup> Это письмо написано Ермоловымъ по случаю того, что императоръ Николай повелёлъ увеличить его пенсію до 30.000 р. вмёсто получаемыхъ имъ 14.000 р.

### VII.

# Письмо князя П. М. Волконскаго императрицъ Маріи Феодоровнъ.

Odessa. 27 Juillet 1828.

Madame.

Il m'est impossible d'exprimer à votre majesté impériale tout ce que nous avons éprouvés ce matin par la surprise la plus agréable que nous a fait sa majesté l'empereur par son arrivée inattendue. A midi étant tranquillement dans ma chambre à préparer une expédition de courrier pour l'empereur, j'entends tirer le canon sur mer. J'envoie mon secrétaire reconnaître ce que c'était, et ne le voyant pas venir, j'entendis redoubler la canonade, et je sors pour m'en assurer moi-même. J'apperçois une fregate suivie d'un pyroscaphe, qui saluaient le pavillon de l'impératrice, et je vois en même temps flotter l'étendart impérial au gros mât du bâtiment; j'ai tout de suite dit à l'impératrice qui était venue également pour voir le vaisseau, que cela ne pouvait être que l'empereur, et en braquant notre télescope nous reconnûmes l'empereur. Je ne saurais vous exprimer, madame, le bonheur de l'impératrice et de la grande duchesse, qui toutes les deux courraient et criaient de joie. Un moment après nous vîmes la fregate jeter l'ancre et faire descendre à mer les bateaux sur lesquels est arrivé à terre l'empereur avec le grand duc Michel, les généraux Wassiltchikoff, Alex. Benkendorff, Adlerberg, le comte de Nesselrode, le comte Stanislas Potocki, le comte Matoussevicz, les aides de camp de l'empereur Serge Strogonoff, Luzareff, Korsakoff, l'aide de camp du grand duc Bibikoff, celui de Benkendorff Tolstoi, m-r Taneeff, le médecin du grand duc Wyllie et le peintre Worobieff.

L'entrevue de leurs majestés était extrêmement touchante, et grâce à Dieu l'empereur et le grand duc se portent à merveille. Sa majesté après avoir ordonné au maréchal de continuer à fortifier la position de Choumla, est allé voir celle devant Varna, et de là s'est embarqué à bord d'une fregate pour nous faire une visite, pendant que l'on travaille aux fortifications devant Choumla.

Il n'y a pas de doute qu'il ne pouvait mieux employer son temps, et faire une surprise plus grande que celle là, aussi sa majesté nous a rendue tous extrêmement heureux par sa présence.

J'ai tout de suite pensé à votre majesté impériale, combien cela pourrait vous faire plaisir, si vous pouviez vous trouver ici pour le moment, et je n'ai pas voulu manquer l'occasion de la poste pour annoncer à votre majesté impériale le bonheur que nous éprouvons.

Je suis,
madame, etc.
le prince Pierre Volkonsky.

### VIII.

# Письмо императора Николая графу Дибичу.

Лагерь при Козлуджъ.

21-го іюля 1828 года.

Мы дошли благополучно сюда. До Енибазара ничего не произошло, и я уже отпустиль свой полкъ съ шестью орудіями, ибо рота ждала насъ у большого кургана. Тутъ встрътилъ я и осадное артиллерійское отдъленіе и въ конвоъ 328 выздоровъвшихъ и раненыхъ изъ-подъ Браилова, въ совершенномъ порядкъ. Но едва прошли ихъ, какъ прискакалъ казакъ отъ кургана, гдѣ стояла рота, съ донесеніемъ, что тутъ до 200 турокъ. Мы остановились, и покуда одинъ эскадронъ казаковъ пошелъ развъдывать, я послаль за артиллеріею и за своимъ полкомъ; они скоро прибыли; между (тъмъ) мы слышали нъсколько выстръловъ и (видъли) въ трубкъ налъво на горъ человъкъ 15 турокъ съ ружьями. Посланный адъютантъ донесъ, что генералъ Свъчинъ привель уже другую роту, и что дорога пуста; тогда прошли мы весьма спокойно, но я продержаль при себ'в весь конвой; посл'в привала у Туркъ-Арнаутлара пошли мы сюда съ 19-мъ Егерскимъ полкомъ и остальными конными орудіями. На дорогѣ видъть я роту Одесскаго полка въ редутъ и работы у фонтана. Но мнъ кажется, что необходимо при самомъ фонтанъ имъть постъ, ибо съ редута нельзя мъщать разбойникамъ стрълять по тъмъ, которые за водой ходять; я приказаль сіе исправить. Также необходимо на горъ близъ большого кургана имъть постоянно роту; вода есть напротивъ въ колодив; а мъсто сіе такъ важно, что тутъ бываютъ всъ разбои, и сегодня нашли тамъ нъсколько головъ; велите сіе сейчасъ исполнить.

Здъсь нашель я жандармскаго офицера съ (почтою) посылкою отъ Меншикова ко мнъ и къ фельдмаршалу; я не сомнъваюсь, что онъ успъеть занять позиціи у берега; но жалкое состояніе лошадей отъ непростительнаго безпорядка меня крайне огорчаетъ; посему я ръшился свой полкъ и всю Донскую роту вести туда, но не ранъе, какъ прівдетъ ко мнъ донесеніе чрезъ Деллингстаузена. Завтра же пошлю Строгонова съ двумя ротами очистить и занять опасный постъ. Здёсь есть 4 воловъ и рота; но она двигаться не можеть отъ падежа воловь, которыхъ пало множество по всей дорогъ, но всего болъе позади самаго лагеря и здъсь, и очевидно, что отъ безкормицы. При Енибазаръ корму много, и тамъ пало ихъ меньше; надо испробовать вельть имъ все за лагеремъ сгрузить и сейчасъ порожнія фуры отправить, или складку дълать въ Енибазаръ и оттуда возить ежедневно только нужную пропорцію. Надо вельть Абакумову сейчасъ устроить продовольствие овсомъ для Варны. Здъсь стоитъ эскадронъ 1-го Бугскаго полка; они шесть недёль не видали овса; пятый только день что начали получать. На нихъ тоже считать нельзя. Велите отправить всё обозы моего полка и Донской роты сюда, гдв если и не застануть насъ, то могуть подъ прикрытіемъ слідовать. Воть покуда все, что узналь. Про Бенкендорфа ничего не знаемъ, но около двухъ часовъ былъ пресильный дымъ къ сторонъ Праводъ.

Меня крайне тревожить состояніе транспортовь, ибо здёсь нигдё никакого корму имь нёть; потому надо непремённо усилить мёры противь Варны, дабы, по крайней

мъръ, сократить имъ путь, и хотя нъсколько облегчить ихъ трудъ, иначе мы скоро станемъ въ нень. Призовите Абакумова и сами потрудитесь повърить всъ его распоряженія. Если мнъ дорога на Варну отсюда будетъ заперта, я ръшусь итти на Базарджикъ, хотя кругомъ, но хочу быть въ Варнъ, чтобъ судить своими глазами.

Желаю покуда, чтобъ у васъ все шло хорошо и по нашему вчерашнему условію, въ чемъ поручаю вамъ особенно имъть строгій присмотръ и настояніе моимъ именемъ. Да благословитъ Богъ наше предпріятіе; оно трудно, но смѣлымъ Богъ владъетъ!

Мой поклонъ графу; прощайте, любезный Иванъ Ивановичь, в рьте дружбъ вамъ

искреннаго

Николая.

### IX.

# Распоряженіе императора Николая по случаю отъвзда къ арміи въ Турецкую кампанію въ 1828 году.

Графъ Викторъ Павловичъ, графъ Петръ Александровичъ и князь Александръ Николаевичъ. Находя нужнымъ на время отсутствія моего изъ столицы учредить для однообразнаго и безостановочнаго отправленія дѣлъ, на усмотрѣніе мое поступающихъ, особенную комиссію и назначивъ васъ членами оной, признаю за благо изложить здѣсь кратко волю мою касательно ея состава и дѣйствій.

- 1) Любезнъйшій брать мой, великій князь Михаилъ Павловичъ, имъеть быть членомъ сей комиссіи и присутствовать во всѣхъ засъданіяхъ оной, когда находится въ С.-Петербургъ.
- 2) Должность предсъдательствующаго на сихъ собраніяхъ будетъ исправлять старшій изъ присутствующихъ.
- 3) Комиссія въ представленіи дѣлъ на усмотрѣніе мое, а равно и въ сношеніяхъ съ министромъ финансовъ и управляющимъ военнымъ министерствомъ, съ морскимъ министромъ и статсъ-секретаремъ, управляющимъ моею собственною канцеляріею, и вообще во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ должна слѣдовать правиламъ, подробно опредѣленнымъ въ наказѣ ея, въ двухъ секретныхъ отъ сего числа на имя ваше указахъ и двухъ также секретныхъ указахъ правительствующему сенату отъ сего же числа.
- 4) Порядокъ для внесенія дѣлъ въ комиссію и для исполненія рѣшеній ея по министерствамъ финансовъ, военному и морскому и по собственной канцеляріи моей установляется особенными съ симъ вмѣстѣ данными министру финансовъ, управляющему военнымъ министерствомъ, морскому министру и статсъ-секретарю моему тайному совѣтнику Муравьеву инструкціями. Они обязаны предъявить сіп инструкціи въ комиссію.
- 5) Всъ дъйствія комиссіи за исключеніемъ лишь чрезвычайныхъ случаевъ, кои означены въ секретныхъ на имя ваше указахъ, должны оставаться въ тайнъ.

Пребываю благосклонный къ вамъ

Николай.

С.-Петербургъ24 апръля1828 года.

# императоръ николай первый

Господамъ дъйствительному тайному совътнику графу Кочубею, генералу отъ инфантеріи графу Толстому и дъйствительному тайному совътнику князю Голицыну.

Поручивъ вамъ главное наблюденіе за сохраненіемъ порядка и тишины въ государствъ, я на ваше общее попеченіе возлагаю принятіе нужныхъ для сего мъръ и въ томъ случаъ, если Всевышнему будетъ угодно пресъчь дни мои во время отсутствія моего изъ столицы. Для руководства вашего въ сихъ обстоятельствахъ постановляются слъдующія правила.

- 1) Офиціальное извъстіе о кончинъ моей долженствуетъ быть сообщено вамъ любезнъйшимъ братомъ моимъ, великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ, если онъ будетъ свидътелемъ оной; въ противномъ же случаъ начальникомъ моего главнаго штаба или тъмъ, кто въ сіе время при мнъ старшій находиться будетъ.
- 2) Къ извъстію имъетъ быть приложено подробное описаніе всъхъ обстоятельствъ кончины моей, утвержденное подписью медицинскихъ чиновниковъ и другихъ свидътелей.
- 3) До полученія сего офиціальнаго извъстія вы обязаны наблюдать, чтобы, несмотря на большую или меньшую достовърность всякихъ иныхъ свъдъній, вст правительственныя и судебныя мъста въ имперіи продолжали дъйствовать именемъ моимъ, на основаніи законовъ; получивъ же оное по означенному выше сего порядку, вы имъсте немедленно донести о томъ любезнъйшему брату моему, великому князю Михаилу Павловичу, который въ силу постановленія манифеста моего отъ 28-го января 1826 года облекается саномъ и властью правителя государства и за подинсаніемъ своимъ издаетъ манифестъ отъ лица наслъдника моего, сдълавъ вст надлежащія распоряженія для приведенія къ вторичной ему присятъ.
- 4) Если въ сіе время любезнъйшій братъ мой, великій князь Миханль Павловичъ, будеть въ отсутствіи, то манифестъ наслъдника моего, вслъдствіе даруемаго вамъ чрезь сей указъ полномочія, подписывается вами, и до прибытія правителя государства въ С.-Петербургъ вамъ предоставляется право завъдывать всъми дълами управленія, посылая указы и повелънія отъ имени новаго императора, за общимъ вашимъ подписаніемъ.

Николай.

С.-Петербургъ.24 апръля1828 года.

Господамъ дъйствительному тайному совътнику графу Кочубею, генералу отъ инфантеріи графу Толстому и дъйствительному тайному совътнику князю Голицыну.

Оставляя столицу мою на неопредѣленное время и желая, чтобы и въ продолженіе отсутствія моего могли всегда и съ надлежащею скоростію быть принимаемы дѣйствительныя мѣры для охраненія общественнаго спокойствія, я призналь за благо ввѣрить вамъ главное о семъ попеченіе. Вслѣдствіе сего вы имѣете непрестанно и тщательно наблюдать за положеніемъ и ходомъ дѣлъ въ государствѣ, отличая между оными тѣ, въ коихъ по самому свойству ихъ или особеннымъ обстоятельствамъ времени можетъ быть нужно приступить немедленно къ какимъ либо распоряженіямъ, выходящимъ изъ круга обыкновенныхъ дѣйствій управленія. Къ дѣламъ сего

### приложенія къ второму тому

рода принадлежать всё относящіяся къ чрезвычайнымъ случаямъ, въ коихъ можетъ быть угрожаема внутренняя или внёшняя безопасность государства: бунты, открытіе злоумышленій, нашествіе непріятеля, голодъ, появленіе моровой язвы или иной опустошительной заразы и т. д. Въ сихъ случаяхъ и вообще въ обстоятельствахъ чрезвычайной важности вы имъете, послъ предварительнаго между вами соглашенія, предъявивъ государственному совъту, правительствующему сенату и комитету министровъ, какъ сей секретный указъ, такъ и приложенный къ оному также секретный указъ правительствующему сенату, действовать по благоусмотренію вашему съ полною властію, предписывая, если будеть нужно, небыкновенныя выдачи денежныхъ казенныхъ суммъ, движеніе войскъ, удаленіе чиновниковъ, не исключая и самыхъ высшихъ, арестованіе изобличенныхъ или подозріваемыхъ въ государственномъ преступленін людей и ділая всі распоряженія, кои будуть признаны необходимыми для соблюденія или возстановленія порядка и тишины въ государствъ. Въ силу даннаго вамъ чрезъ сей указъ полномочія всякій главноначальствующій по военной и гражданской части обязанъ исполнять ваши предписанія, какъ именные указы мон, и дъйствіе сей ввъряемой вамъ чрезвычайной власти будетъ продолжаться до полученія отъ меня новыхъ о семъ новельній. О всьхъ происшествіяхъ и открываемыхъ умыслахъ, коими общественное спокойствіе можетъ быть болѣе или менѣ нарушено или угрожаемо, а равно и о принимаемыхъ вами мърахъ противодъйствія или предосторожности, вы имъете безъ малъйшаго отлагательства доводить до моего свъдънія.

Николай.

С.-Петербургъ. 24-го апръля 1828 г.

# Указъ правительствующему сенату.

Признавая необходимымъ для пользы ввъренныхъ намъ отъ Бога подданныхъ, чтобы и во время отсутствія нашего изъ столицы могли всегда и съ надлежащею скоростію быть принимаемы дъйствительнъйшія мъры для охраненія общественнаго спокойствія, мы разсудили за благо снабдить особеннымъ на чрезвычайные случаи полномочіемъ членовъ государственнаго совъта: дъйствительнаго тайнаго совътника графа Кочубея, главнокомандующаго въ С.-Петербургъ генерала отъ инфантеріи графа Толстого и дъйствительнаго тайнаго совътника князя Голицына. Давъ имъ нужныя для руководства ихъ предписанія въ секретномъ отъ сего числа на имя ихъ указъ, мы повелъли имъ предъявить сей указъ правительствующему сенату, когда по усмотрънію ихъ будетъ въ семъ надобность, а правительствующему сенату повелъваемъ сообразоваться въ точности съ волею нашею, въ ономъ указъ изъявленною.

Николай.

С.-Петербургъ. 24-го апръля 1828 г.

### Наказъ

учрежденной на время отсутствія моего комиссін.

I.

По случаю отъвзда моего къ дъйствующей арміи учреждается на время моего отсутствія изъ столицы особенная комиссія, которая будеть имъть въ своемъ въдъніи часть дъль, по установленному нынъ порядку на усмотръніе мое подносимыхъ.

II.

Для сето статсъ-секретарь, управляющій моею собственною канцелярію, вносить въ сію компссію всѣ поступающіе въ сію канцелярію журналы и меморіи государственнаго совѣта и комитета министровь, доклады и рапорты правительствующаго сената, представленія и донесенія комиссіи прошеній, министровъ и другихъ главноначальствующихь, а равно и военныхъ генераль-губернаторовь, военныхъ губернаторовъ и прочихъ начальствъ, не исключая изъ того и дѣла, подлежащія тайнѣ. Министры финансовъ и морской и управляющій военнымъ министерствомъ, руководствуясь данными особенными постановленіями, вносятъ сами въ присутствіе комиссіи означенныя въ сихъ наставленіяхъ дѣла.

### III.

Доклады святъйшаго синода также поступаютъ на предварительное разсмотръніе комиссіи чрезъ І отдъленіе собственной моей канцеляріп. По дъламъ, коихъ разръшеніе будетъ зависъть отъ комиссіи, объявляются моимъ именемъ повельнія оберъпрокурору святъйшаго синода чрезъ посредство управляющаго моею собственною канцеляріею статсъ-секретаря.

### IV.

Комиссія для разсмотрѣнія и отправленія поручаемыхъ ея вѣдѣнію дѣлъ собирается въ комнатахъ Зимняго или одного изъ загородныхъ дворцовъ монхъ; старшій изъ находящихся въ собраніи членовъ, исправляющій должность предсѣдателя, въ присутствіи прочихъ вскрываетъ вступающія въ оную бумаги.

### V.

Комиссія, въ силу особеннаго симъ даннаго ей на время отсутствія моего изъ столицы права, можетъ объявляемыми отъ имени моего, чрезъ предсѣдателя государственнаго совѣта и комитета министровъ, или чрезъ главнокомандующаго въ С.-Петербургѣ, или же чрезъ управляющаго моею собственною канцеляріею статсъ-секретаря, повелѣніями дѣлать слѣдующія распоряженія.

1) Обращать къ исполнению мивнія государственнаго совъта, единогласно или большинствомъ голосовъ принятыя, по дъламъ тяжебнымъ и уголовнымъ, по коимъ

### приложенія къ второму тому

не требуется указа за собственнымъ моимъ подписаніемъ, а равно и положенія комитета министровъ на томъ же основаніи.

- 2) Также обращать къ исполнению мижнія комиссіи прошеній.
- Разрѣшать не опредѣленныя въ общемъ расписаніи расходовъ выдачи денежныхъ и казенныхъ суммъ, на основаніи даннаго о семъ наставленія министру финансовъ.
  - 4) Разръшать назначение чрезвычайныхъ слъдствій.
  - 5) Разрѣшать увольненіе въ отпускъ на срочное время.
- 6) Утверждать удаленіе отъ мъсть и преданіе суду чиновниковъ, изобличаемыхъ въ преступленіи.
- 7) Разрѣшать выдачу пенсій на основаніи правиль утвержденнаго мною въ 6-й день декабря 1827 года устава о пенсіяхъ.

Всѣ прочія дѣла и въ особенности проекты какихъ либо новыхъ законовъ, учрежденій и уставовъ комиссія представляетъ на мое усмотрѣніе. Она также представляетъ мнѣ сокращенныя вѣдомости о дѣлахъ, ею рѣшенныхъ, означая, когда сіи дѣла имѣютъ нѣкоторую важность, и причины постановляемыхъ ею рѣшеній.

### VI.

Всѣ указы мои и повелѣнія, препровождаемыя въ комиссію, отъ нея сообщаются или объявляются по принадлежности, чрезъ предсѣдателя государственнаго совѣта и комитета министровъ, или чрезъ главнокомандующаго въ С.-Петербургѣ, или же чрезъ статсъ-секретаря, управляющаго собственною моею канцеляріею.

### VII.

Комиссія съ особеннымъ вниманіемъ печется о предохраненіп государства отъ всего, что можетъ явно или тайно угрожать общественному спокойствію. Для сего главнокомандующій въ С.-Петербургѣ сообщаетъ ей всѣ нужныя посредствомъ полиціи или инымъ образомъ получаемыя имъ свѣдѣнія. Пзвѣстія сего рода отъ прочихъ начальствъ поступаютъ въ 1-е отдѣленіе моей собственной канцеляріи и управляющимъ оною статсъ-секретаремъ представляются комиссіи.

### VIII.

Комиссія рѣшаетъ всѣ представляющіеся въ разсматриваемыхъ ею дѣлахъ вопросы по большинству голосовъ, и отвѣтственность за принимаемыя ею мѣры остается на тѣхъ, кои составляли большинство.

### IX.

Въ дълахъ важныхъ и вообще, когда сіе будетъ признано нужнымъ, комиссія составляетъ журналы своихъ засъданій. Въ оныхъ означаются ръшенія комиссіи, а равно и особенныя миънія членовъ ея и присутствующихъ въ оной по дъламъ своего въдомства министровъ морского и финансовъ, и управляющаго военнымъ министерствомъ. Сін журналы могутъ быть составляемы или статсъ-секретаремъ, управляю-

ицимъ моею собственною канцеляріею, или министрами финансовъ и морскимъ, и управляющимъ военнымъ министерствомъ, по дѣламъ, ими въ комиссію вносимымъ, или же по особеннымъ распоряженіямъ и подъ надзоромъ комиссіи. Рѣшенія ея приводятся въ исполненіе по установленному въ V-й статьѣ порядку объявляемыми отъ имени моего повелѣніями. Въ случаяхъ, когда нужны указы за моимъ подписаніемъ, комиссія представляетъ мнѣ проекты сихъ указовъ съ подробными реестрами или занисками.

Χ.

1-е отдъленіе собственной канцеляріи моей принимаеть и отправляеть дъла по существующему нынъ порядку, соображаясь съ постановленными въ семъ наказъ правилами.

Николай.

Χ.

Письмо императора Николая I-го графу Дибичу отъ 21 августа 1828 года.

Odessa. le 21 Août.

Yvélitch vient d'arriver dans ce moment même, et je ne sais que vous dire, cher ami, si je suis plus indigné ou plus affligé de ce qui s'est passé chez vous. Depuis mon départ et votre maladie, il me paraît que tout s'est endormie et va à l'envers du sens commun. L'affaire du 14 n'a pas de nom et vous pouvez dire de ma part au maréchal que je ne comprends pas comment il peut se faire, s'il sait qu'il commande une armée russe, que les turcs ont pu rester en possession d'une redoute Russe sous son nez pendant 12 heures de suite. La perte des canons est encore plus honorable; en voila déjà 8 au pouvoir des turcs, et qu'a-t-on fait depuis que l'on est à Choumla? Est ce ainsi que l'on remplit les ordres bien positifs que j'y ais laissé. Quand dans votre dernier rapport vous me disiez que les turcs ont détruit le village de Straja, je me suis d'abord douté qu'il voulait soit y faire une nouvelle batterie soit y placer une redoute ou bien nous attaquer sur ce point; comment personne ne s'en est il douté chez vous?— L'abandon d'Eski Stamboul est une autre belle chose! Et que fait-on donc de toute l'immense artillerie qui est là; est elle là uniquement pour faire crever les chevaux d'inanition et sans tirer un coup de cànon; enfin qu'est ce que le maréchal pense donc, s'i pense! Enfin tout cela est pitovable et détestable. Le rapport d'Abakoumof est ce qui m'inquiéte le plus; tout peut se refaire mais si nous n'avons pas de quoi nourir l'arméel que reste t-il à faire que de s'en aller au plustôt et c'est un beau résultat d'atteint après tous les sacrifices inutiles de portés. Je vous autorise de suite à accorder le plan que vous proposez; cependant j'ordonne que le maréchal reste avec son état major près du corps qui restera à Enibazar, c'est là sa place et je saurais me passer de lui à, Warna; vous venez me joindre avec le reste du 3-e corps et le 20-me chasseurs et laissez la division de chasseurs à cheval à Kosloudgi comme grande réserve pour couvrir nos communications, et pour appuyer soit à droite le maréchal soit Madatof si on le repous-

sait, soit nous, si nous avions besoin d'elle. Je pars cet après dîner. Les batteries de complétement du 3 corps doivent être près de vous déjà d'après la marcheroute que je tiens de Witt; celui de la 9-e division est à Bazardjik pour le 1 Septembre; et celui de la 8-e le 14; faites les venir de suite vous joindre. Je vous ai déjà dis que ceux de la 7 et 10 sont déjà à Warna. Vous aurez vu que nous nous sommes presque rencontré d'idée avec vous. La batterie de siège devra marcher vers Warna et non par l'autre rive du Liman. Je ferais arriver la garde si déjà elle ne l'aura pas fait de manière à y être pour le 29. Ayez bien soin de faire évacuer les malades et blessés sur Varna ou Kowarna, et j'espère aussi que vous aurez pensé à ne pas compromettre l'artillerie que vous renvoyez. Il faut aussi songer à ne pas compromettre la route de Silistrie, et en tous cas prévenir Rott de prendre bien garde à lui. Quelles mesures avez vous pris pour nourrir le corps de Scherbatof? j'espère que l'on n'aura pas négligé d'y songer à temps. Tout ce que je vous écris est pour le cas probable que Varna ne soit pas tombé; s'il l'était ce que Dieu veuille, alors il faut tenir devant Choumlà et nous attendre.

Je suis navré de tout ce tableau, et je vous assure que je ne sais trop comment nous nous en tirerons. Faites connu haut que je suis fort mécontent des chefs et que c'est eux seuls que j'accuse de tout ce qui arrive. A revoir, mon cher ami.

Tout à vous

N.

Ma femme vous dit mille choses. J'ai signé le manifeste pour 4 de 500.

P. S. Dans votre note vous me dites être disposé à ne faire ce mouvement que quand, arrivé devant Warna, j'en voyais la nécessité; mais je préfère vous délier les bras dès ce moment pour prévenir les événements et ne pas vous laisser dans l'inactitude sur ce que vous avez à faire. Ainsi, si après son arrivée, le comte Woronzof jugeait qu'après l'arrivée de la garde il peut cerner complètement la place et se flatter de la réduire bientôt, et que vous, vous ne voyez point de danger à rester devant Choumla, et que vous y ayez encore de quoi vivre, vous pourrez rester. Si non, suivez le plan proposé et auquel j'accède, mais de grâce sauvez les malades et les blessés et l'artillerie. Si vous restez à Choumla, il faut par un coup d'éclat remonter l'esprit de la trouppe; l'on s'était toujours proposé de prendre la redoute de Мачинъ, ne serait-ce donc pas possible à tenter? Si vous quittez Choumlà, probablement l'on vous suivra; il serait possible même qu'on le fasse avec imprudence, et que nous pourrions en profiter; une fois dans la pleine il serait plus que probable qu'avec notre nombreuse artillerie et notre bonne infanterie nous pourrions les battre; pensez y bien et que Dieu vous assiste.

### XI.

Божіею милостію

# МЫ, НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ, ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССИЙСКИЙ,

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всёмъ Нашимъ вёрноподданнымъ.

Всевышнему было угодно поразить Насъ новымъ страшнымъ ударомъ. Мы лишились Любезнъйшей Родительницы Нашей Государыни Императрицы Маріи Өеодоровны. Бользнь, слабая вначаль и внезапно усилившаяся, двадцать четвертое сего мъсяца въ два часа пополуночи положила конецъ Ея драгоцънной жизни, коей всъ минуты были посвящаемы исполненію обязанностей высокой добродътели. Въ терзаніяхъ сердца, смиряясь предъ таинственнымъ испытующимъ Насъ Промысломъ, Мы обращаемся и къ любезному Намъ народу. Горесть наша есть горесть всъхъ върныхъ Нашихъ подданныхъ, и только въ ихъ усердномъ участіп Мы можемъ находить услажденіе. Оплакивая незабвенную Родительницу Нашу, они вмъстъ съ Нами вознесутъ мольбы къ Благому и въ строгостяхъ Богу, да успокоитъ Онъ на лонъ Своемъ Ея кроткую душу, бывшую вмъстилищемъ всъхъ нъжныхъ чувствъ и доблестей; а Намъ и всему отягченному скорбію Дому Нашему, да ниспошлетъ сплы и утъшенія свыше. Данъ въ столичномъ градъ Нашемъ Санктнетербургъ, двадцать четвертое октября въ лъто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ двадцать восьмое, царствованія же Нашего въ третіе.

На подлинномъ подписано собственною Его Императорскаго Величества рукою тако:

(Мъсто печати).

Печатанъ въ Санктиетербургъ при Сенатъ октября 24 дня 1828 года.

Николай.

### XII.

Приказъ цесаревича Константина Павловича польской арміи 16-го октября 1828 года.

Ordre de jour

à

l'armée polonaise.

Au quartier général à Varsovie.

Le  $\frac{16}{98}$  Octobre 1828.

№ 44.

Le succès des armes de sa majesté l'empereur et roi, ayant subjugé à son pouvoir Varna le 29 Septembre | Septembre | 11 Octobre | 11 Octobre | 12 Octobre | 12 Octobre | 13 Octobre | 14 Octobre | 15 Octobre | 15 Octobre | 16 Octobre | 17 Octobre | 17 Octobre | 18 Octobre | 18 Octobre | 18 Octobre | 19 Oc

Voulant honorer les mânes du jeune héros d'un souvenir éclatant, sa majesté l'empereur et roi de Pologne a bien voulu ordonner, que 12 pièces d'artillerie, du nombre de celles prises dans cette forteresse, soyent conduites à Varsovie afin d'y être gardées en mémoire de la chute décisive de Varna.

Publiant par le présent ordre cette preuve de la sollicitude paternelle de sa majesté pour ses sujets polonais, je ne doute point, connaissant l'esprit dont est animée l'armée polonaise, qu'elle saura apprécier cette haute faveur à laquelle désormais seront attachés tant de souvenirs brillants, qui, je suis sûr, lui présenteront un nouveau sujet de s'en rendre digne par une fidélité inébranlable et un dévouement sans bornes.

Le commandant en chef

Constantin.

### XIII.

Письмо цесаревича Константина Павловича барону Розену 21-го октября 1828 года.

Любезнъйшій баронъ Григорій Владимировичъ.

Ирепровождаю при семъ къ вамъ два полученныя мною донесенія отъ подольскаго гражданскаго губернатора, которыя по прочтеніи прошу ко мнѣ возвратить. Изъ оныхъ вы усмотрите: 1) что изъ-подъ Шумлы наши войска отступили 8-го октября, простоявъ тамъ напрасно три мѣсяца и сдѣлавъ большую потерю въ людяхъ,

а объ лошадяхъ можете судить, какъ велика оная, изъ препровождаемой при семъ записки, выписанной изъ доставленнаго мнѣ журнала отъ генералъ-адьютанта Киселева, которыхъ въ 10 дней отъ 5-го до 16-го сентября пало болѣе 800, и, по сему разсчитывая, можно себѣ вообразить, сколько оныхъ пропало до 8-го октября и далѣе, и 2) главная квартира 2-й арміи будетъ въ г. Бузео, дальше даже отъ Дуная, какъ бывало въ прежнія войны, ибо оная обыкновенно располагалась въ Букарестѣ, а гвардія будетъ стоять въ Подольской губорніи. Изъ журнала же генералъ-адьютанта Киселева видно, что получено было донесеніе отъ генералъ-адьютанта князя Щербатова, что тогда, когда онъ шелъ съ своимъ корпусомъ къ Силистріи, онъ по недостатку продовольствія въ крѣпости Гирсовѣ и по дорогѣ отъ оной къ Силистріи принуждень былъ дать войскамъ другое направленіе, — коли нѣтъ продовольствія даже внутри по сю сторону Дуная, какъ же судить о томъ, что далѣе.

Вы въ письмъ ко мнъ отъ 15-го октября говорите, что при началъ войны не полагали, чтобы турки послё уничтоженія янычарь могли въ такое короткое время замънить ихъ столь храбрыми и преданными войсками, скажу вамъ на сіе, что государь императоръ изволилъ прислать мив нынв одного турецкаго барабанщика нынъшнихъ регулярныхъ войскъ, ему лътъ 20-ть отъ роду, весьма проворенъ и остръ; онь сынь янычара, который убить во время истребленія ихь, и у него самого, имівь онъ тогда 15 лётъ, прострёлена насквозь шея. Коль скоро онъ вошелъ ко мнё въ комнату, то съ перваго взгляда на его стойку я тотчасъ увидълъ, что это французское діло; когда же онъ сталь ділать ружьемь, то я въ семь боліве еще удостовітьрился, и несмотря на то, что барабанщикъ меня чрезвычайно удивилъ, такъ ловко, проворно и твердо прометалъ всю экзерцицію, что никакъ ожидать сего нельзя было, а руку откидываль такъ живо, что, можеть быть, не лучше сего дълають здъсь въ 4-мъ польскомъ полку; онъ, кромъ турецкаго, не знаетъ другого языка, но манера и звукъ командныхъ словъ, которыя онъ произносилъ по-турецки, есть совершенно французскіе, да и всё бои на барабань, которые онъ биль, французскіе же. Онъ мнё самь сказываль, что въ турецкой арміи множество теперь французскихъ и птальянскихъ офицеровъ, считаютъ ихъ до 2.000 и даже въ каждой ротъ по два и по три 1; англичанъ же и нъмцевъ вовсе нътъ. Слъдственно у насъ весьма ошиблись, начиная войну, что съ турками весьма легко будетъ управиться, и вышло совсвиъ тому противное, что и на дълъ теперь подтвердилось.

Препровождаю еще для любопытства вашего приказъ, отданный по флоту, который прошу ко мит возвратить. Изъ онаго вы замътите объявленную благодарность за выръзку турецкаго флота. Таковое выражение предоставить бы дълать султану и его капитанъ-пашт, а не нашимъ морскимъ начальникамъ употреблять.

Всегда васъ съ дружбою уважающій

«Константинъ».

1 «Это дъйствія французских либераловь, которые за то, что покойный государь укротиль ихъ при Наполеонь, мстять теперь Россіи. И французскіе журналисты и газетчики, которые насъ прежде подстрекали къ войнъ противу турокъ, теперь острить свое жало насчетъ нашихъ неудачъ и порицають оную войну. Журналь, доставленный отъ генераль-адъютанта Киселева, при семъ препровождается, который по прочтеніи прошу ко мнѣ возвратить».

### XIV.

Записка генералъ-адъютанта Васильчикова по поводу кампаніи 1828 года.

Apercu sur la campagne de l'année 1828.

La campagne qui vient de se terminer par un beau fait d'arme, n'a cependant pas répondu à l'attente de l'Europe; elle n'a pas eu les résultats qu'on s'en était promis; elle a laissé la question de la paix à résoudre, elle a ouvert un vaste champ aux intrigues des cabinets. Il faut donc se préparer à une nouvelle campagne en mettant à profit l'expérience que l'on a acquise, éviter de retomber dans les mêmes fautes qui cnt empêché d'arriver à des résultats plus positifs.

Le but de cet aperçu consiste à rechercher les causes qui ont fait manquer la campagne et indiquer les moyens propres à assurer les succès de celle qui doit se faire. Je n'ai pas l'intention de présenter un plan d'opérations, encore moins celle de m'ériger en critique sévère, je veux uniquement mettre sous les yeux de mon souverain les remarques que j'ai été à même de faire. A la fin de ma carrière militaire, malade comme je le suis, je ne puis être taxé ni d'ambition, ni d'intrigues; je serai trop heureux, si une seule des idées que contient cet aperçu, pourra être reconnu utile et servir à la gloire de mon souverain.

Il ne faut pas rechercher les causes qui ont fait manquer cette campagne ni dans une ligne d'opération mal choisie, ni dans des fautes de stratégie ou de tactique, ni enfin dans la supériorité et les talents de l'ennemi; il est facile de les reconnaître dans les erreurs de calculs sur le nombre des troupes qui devaient être employés et dans les faux renseignements que l'on a eu sur les moyens offensifs du sultan et l'esprit qui animait ses troupes; on a méprisé son ennemi, on a malheureusement cru pouvoir faire une marche triomphale jusqu'à Constantinople et l'on a voulu méconnaître les difficultés sans nombre que cette guerre présentait. Pour s'en convaincre il s'agit seulement de jeter les yeux sur les forces avec lesquelles on faisait marcher un empereur de Russie à la conquête de l'empire Ottoman; on verra que cette armée de Xerxès, comme l'appelait les diplomates étrangers à St.-Petersbourg, comptait à peine 90.000 hommes sous les armes. C'est avec ces forces que l'on devait occuper la Moldavie et la Walachie, bloquer les forteresses du Danube, faire le siège de Braïloff et marcher sur Varna et Schoumla; n'est-il pas clair que l'espoir de réussir avec d'aussi faibles moyens, ne pouvait être basé que sur la conviction, que les forteresses du Danube tomberaient à notre approche et que Choumla était une position ouverte, comme le disaient des individus qui prétendaient l'avoir reconnu.

On a voulu rejeter les résultats de cette campagne sur l'occupation de la petite Valachie et sur le siège de Braïloff; mais en supposant même que ce fut une faute (quoique je suis bien loin d'en convenir), cela ne change en rien mon raisonnement; car nous n'avions dans la petite Valachie que 6.000 hommes, le corps de Voïnoff ne depassait pas 25.000 combattants; en convertissant le siège de cette place en blocus, il était impossible d'y employer moins de 10.000 hommes, car c'est un point beaucoup

trop rapproché de nos communications; la chute de Braïloff a entraîné celle de Hirsowa, Matchine, Toultchi et Kustendjy, sans elle il est certain que toutes ces places auraient tenues et auraient occupés quatre brigades au moins; où est donc le surcroit de forces que nous avons perdu en assiégeant Braïloff? Est-ce les 6.000 hommmes que nous avions en Petite Valachie qui nous manquaient pour avancer sur Varna et Choumla. A peine la campagne commencée que les militaires expérimentés au camp de Karatay, prévoyaient déjà qu'elle était manquée; au lieu de 100.000 hommes qui auraient du s'v trouver, l'oeil étonné en comptait à peine 18.000; cinq semaines du temps le plus précieux furent perdus à concentrer les corps isolés et pour accélérer la réunion de 50.000 hommes, on fut obligé de permettre la libre sortie des garnisons des forteresses du Danube, qui allèrent renforcer les troupes que nous allions combattre. Certes la réunion d'aussi faibles moyens ne peut s'expliquer, que par de faux renseignements sur les localités et la résistence qu'on devait rencontrer. Mais pouvait-on s'y méprendre? pouvait-on méconnaître le caractère ferme et résolu du sultan? pouvait-on ignorer, que si les turcs sont faciles à vaincre en plaine, ils défendent aussi bien qu'aucune autre troupe leurs retranchements et leurs murailles? pouvait-on ne pas savoir qu'en marchant sur Varna et Choumla, on entrait dans un pays de défilés et de montagnes, et qu'outre les troupes, on aurait sur les bras une population armée et fanatique? pouvait-on enfin ignorer la force de la position de Choumla et croire que 50.000 hommes, dans un terrain coupé et difficile, suffiraient pour frapper des coups décisifs? Il est donc clair que le chef d'état major a basé les préparatifs de cette guerre sur des renseignements peu exactes, et qu'il a évité toute discussion avec des militaires dont l'expérience pouvait en fournir de plus positifs. Le génie même ne sanrait faire tout par lui-même, et il n'y a pas d'hommes de talent qui puissent se passer des idées d'autrui. C'est sur cette vérité que j'ose appeler l'attention de l'empereur; la majesté impériale n'a pas d'homme d'un génie supérieur ni dans ses armées, ni dans ses conseils, auquel pourrait exclusivement et avec pleine sécurité remettre le soin des préparatifs d'une seconde campagne; mais elle a plusieurs hommes de talents, dont l'expériences et les idées ne sont pas à négliger; en réunissant en comité ceux d'entre eux dont les qualités inspireraient le plus de confiance, et leur faisant discuter en sa présence le plan d'opération, et les mesures nécessaires pour en assurer le succès, elle se mettrait à même de juger le pour et le contre, et adopterait l'opinion qui lui conviendrait. Une discussion partielle avec ces mêmes individus serait plus tôt nuisible qu'utile; on ne raisonne bien qu'entouré de tous les renseignements nécessaires et ce n'est que du choc des opinions que jaillit la vérité. Il ne faudrait pas que ce comité fût nombreux, trois ou quatre individus suffiraient; on y appelerait les généraux gouverneurs des provinces qui doivent fournir les subsistances; on réglerait le tout avec eux et environné de tous les renseignements, on combinerait les moyens de faire peser également sur toute la Russie les sacrifices que la guerre éxigerait. Cette mesure inspirerait de la confiance et mettrait la personne de l'empereur à couvert de tout reproche.

Cet aperçu comme je l'ai déjà dit n'ayant pour but que de relever les fautes commises dans les préparatifs de cette guerre, afin de les éviter dans la campagne qui doit se faire, je commencerai par signaler comme faute principale l'admission d'un maréchal au commandement de l'armée lorsque l'empereur la dirige en personne; un pareil conflit de pouvoir ne saurait être utile; l'histoire des temps modernes nous en fournit plus

d'une preuve; car si le maréchal est un homme de talent et de mérite, il ne voudra pas jouer le simulaire d'un général en chef, si au contraire le choix tombe sur un homme sans moyens, qui se laisse faire, je ne vois pas de qu'elle utilité il pourrait être. En vain me dira-t-on que l'empereur ne peut entrer lui-même dans les détails de l'administration de l'armée, et que c'est pour cela qu'un général en chef nécessaire; je ferai à cette objection la même réponse, qu'un homme de talent ne voudra pas se borner à faire l'intendant de l'armée, et qu'un homme sans moyens ne l'administrera pas, mais la désorganisera. En supposant même que l'on trouve un homme de mérite qui voulut faire abnégation totale d'amour propre, son chef d'état major se trouvera dans une position aussi fausse que difficile, le conflit des deux autorités, du général en chef et du chef de l'état major de l'empereur, embarrassera et entravera son travail; il se trouvera sous la direction de l'un et de l'autre, obligé de complaire à tous les deux, il n'osera exécuter les ordres de son général en chef, sans avoir l'approbation du chef d'état major de l'empereur, il perdra son temps en négociations puériles, les affaires s'accumuleront, les décisions se ressentiront du trop de précipitation et le désordre s'en suivra. J'ai été à même de juger, combien, ce que j'avance ici, est positif et je ne crains pas d'être contredit; or en partant du principe que la centralisation et l'unité du pouvoir est une des premières conditions d'une armée bien organisée, je persiste à croire, que lorsque l'empereur commande en personne, un général en chef est un rouage de trop, qui entrave le mouvement de la machine. La faute que je viens de signaler a été, j'ose le dire, la source de bien des erreurs; au lieu de réunir à St.-Petersbourg tous les individus qui devaient coopérer aux préparatifs de la guerre et entourés de tous les renseignements possibles, discuter et arrêter un plan qui embrassa toutes les parties administratives: par ménagement pour le maréchal on lui abandonna le soin de régler l'approvisionnement et l'administration de l'armée; son chef d'état major homme de beaucoup d'esprit, de loyauté et d'activité manquait d'expérience; voyant la nullité des moyens de son chef, il craignit de prendre une trop grande responsabilité sur lui, de là vinrent des questions, des correspondances, des retards et même des bévues. Le siège de Braïloff éprouva des entraves faute de matériaux nécessaires; le passage du Danube ne dut son éxécution qu'a la ferme volonté de l'empereur; à peine entré en Bulgarie, les communications se trouvèrent interrompues par l'oubli des chevaux nécessaires pour transporter les courriers; à peine la campagne commencée, que les troupes se trouvèrent sans viande et sans sel; ce dernier article avait été totalement oublié, le premier devait être fourni par des réquisitions, dans un pays ou jamais nos troupes n'avaient rencontré une poule; les hôpitaux dénués de tout, manquaient même de chirurgiens pour soigner les malades; les bâtiments qui apportaient l'approvisionnement de l'armée, restaient plusieurs semaines dans la rade, faute de bras pour les décharger; les convois marchaient sans escortes et si nous n'en avons perdu que peu, ce n'est qu'à l'ordre admirable dans lequel ils marchaient et la sottise de notre ennemi; on avait accumulé des equipages de ponts, tandis gn'on n'avait pas de rivières à passer et on avait négligé de se donner des ponts à chevalets portatifs, indispensables pour traverser un pays où chaque ruisseau devient un torrent à la moindre pluie.

Ces erreurs inouies prouvent non seulement l'incohérence et le peu d'ensemble que l'on a mis dans les préparatifs de la guerre, mais mettent au jour l'incapacité des employés de l'administration de l'armée. Si le chef d'état major manquait d'expérience,

le quartier maître général en avait non seulement moins, mais était encore dénué d'activité et de coup d'oeil. Le général de service était un homme au dessous du médiocre, sans ordre, sans activité, sans la moindre prévoyance; l'intendant général était bien loin d'avoir les qualités nécessaires pour un poste aussi essentiel; ignorant, incapable de grandes combinaisons, sans prévoyance, sans aucune idée de la guerre. Voilà sur qui roulait l'administration d'une armée commandée par l'empereur en personne.

Mais qui prendre, me dira-t-on, où sont les hommes de talent et d'expérience? C'estalà où j'en voulais venir pour signaler un principe dont je ne puis admettre l'utilité. Rien de plus juste que d'employer un géneral à la tête d'une troupe qu'il a commandé en temps de paix, pour peu qu'on lui reconnaisse de la capacité; mais si ce général n'est arrivé aux grades, supérieurs que grâce à son ancienneté et à des promotions trop fréquentes, s'il n'a ni instruction, ni moyens, s'il n'est bon enfin qu'à former des troupes et non à les mener au combat, ce principe peut devenir la source de bien des malheurs. Les promotions par tour de rôle sans égard à la capacité de l'individu promus, écrasent le vrai mérite, lui inspirent du dégoût et avilissent les rangs. Un bon colonel peut devenir un bien mauvais général, et un bon général de division peut se trouver très déplacé à la tête d'un corps. Or avancer 30 généraux sur lesquels il n'y en a peut-être pas dix d'employables, c'est augmenter inutilement les dépenses, jeter de la défaveur sur les rangs et faire par là un mal réel à l'armée. C'est au principe que je viens de signaler qu'il faut attribuer la composition d'un état major aussi étrange; on n'a voulu déplacer personne, et au lieu d'entourer l'empereur de gens dont l'expérience et les talents promettaient de ne pas compromettre sa gloire, on préféra d'en abandonner le soin à des mains novices et sans antécédents. Pourquoi n'avoir pas appelé Toll à St.-Pétersbourg et ne lui avoir pas donné la place de Kissélef, qui aurait très bien commandé une division, et ne pouvait pas se trouver offensé d'être remplacé par le général Toll? Pourquoi n'avoir pas fait commander la cavalerie par le comte Pahlen, qui certes aurait mieux fait que Ridiger, que l'on n'a que trop employé? On conviendra qu'un général de service plus capable que Baikoff et un intendant général plus distingué que Melgounofl était aisé à trouver. Ce n'est donc pas les hommes qui manquaient, c'est l'application du principe que je viens de combattre, qui a donné lieu à une réunion d'hommes d'une capacité aussi nulle.

Je finirai par une vérité que personne j'espère ne me contestera: c'est que ni le passage du Danube, ni la prise de Varna n'auraient eu lieu, sans la ferme volonté et la prévoyance de l'empereur; on se serait obstiné à attaquer de vive force ou à bloquer Choumla, on y aurait mené les gardes et on aurait consumé la saison des opérations sans aucun résultat. Toutes les erreurs que je viens de relever viennent à l'appui d'un principe que je crois incontestable, c'est que dans les opérations de la guerre, en présence de l'ennemi, celui qui commande ne doit prendre conseil que de ses lumières; mais pour préparer une campagne, on ne saurait assez s'entourer de gens expérimentés et capables. Je persiste donc à croire, que pour assurer le succès de celle qui va se faire, il faudrait que l'empereur, sans perdre de temps, appela près de lui les individus dont les lumières et l'expérience lui sont connus; qu'il les chargea de discuter en sa présence le plan de campagne, aussi bien que les moyens à employer pour en assurer le succès; qu'il les entoura de tous les renseignements possibles et que tous ceux qui doivent coopérer à l'éxécution administratif du plan qui sera arrêté, se trouvassent à St.-Pétersbourg pour recevoir leurs instructions. Je ne puis assez le répéter: la guerre contre la Turquie est

purement administrative, l'empereur a bien autre chose à faire que de s'occuper des détails munutieux qu'exigent les préparatifs d'une campagne, son chef d'état major est trop surchargé d'affaires pour pouvoir suffire seul à cette besogne; il est donc indispensable qu'il se trouve entouré d'individus capables de l'aider dans une opératton aussi compliquée. Cette mesure me paraît d'autant plus nécessaire, que l'horizon politique n'est pas clair, que l'hiver peut nous amener plus d'un ennemi que les circonstances exigeront peut-être un grand développement de forces, que le temps presse, et qu'il est urgent de prendre les mesures les plus efficaces, pour que la campagne prochaine puisse commercer les premiers jours d'Avril et que les retards et le désordre qui ont eu lieu dans la formation des réserves sous les ordres du comte de Witt, ne puissent se répéter, si non, les plus belles combinaisons militaires ne produiront que de tristes résultats.

### XV.

Переписка по поводу секретнаго комитета 4 сентября 1829 года. Графъ Нессельроде графу Дибичу.

С.-Петербургъ. 7 (19) сентября 1829 г.

Vous avez désiré obténir pour la mi-Septembre des reponses aux différentes questions que vous avez, mon cher comte, soumises à l'empereur dans votre note du 13 Août. Nous cherchons aujourd'hui à tous satisfaire autant qu'il peut être au pouvoir des hommes de prévoir et de juger d'aussi loin tous les cas qui peuvent se présenter. La quintessence de notre conseil s'est réuni; l'empereur a bien voulu honorer nos aperçus de son suffrage et vous recevez par le premier courrier les conclusions de notre première séance. Je vous invite surtout à lire un mémoire de Dachkoff fait vraiment de main de maître, et où les avantages de la conservation de l'empire Ottoman en Europe sont exposés avec tant de clareté qu'ils crèvent les yeux par leur évidence. Dieu veuille que notre travail et nos délibérations soient inutiles, car plus on médite l'immense question de la chute de l'empire Ottoman, plus on s'enfonce dans un labyrinthe de difficultés et de complications les unes plus inextricables que les autres. Ainsi, mon cher comte, faites nous la paix et comptez sur la reconnaissance que vous porteront tous ceux qui savent un peu penser et raisonner en Russie. C'est la plus belle gloire qui puisse rejaillir sur le règne de l'empereur.

Conformément à mes promesses, je vous envoie, mon cher comte, les dernières dépêches de Londres; j'y ajoute un rapport du prince Lieven reçu hier et qui est encore plus satisfaisant. Sie werden daraus ersehen, wie die Leute alle von Kreutz gekrochen sind; tout ce que vous diront et vous insinueront Gordon et Guilleminot n'a plus la moindre valeur aujourd'hui. L'affaire est entre vos mains, ces officieux ambassadeurs ne peuvent plus faire aucun bien aux négociations et très peu de mal, lorsqu'on considère l'attitude magnifique où nous placent vos victoires. Vous en tirerez sûrement tout le fruit possible, et c'est dans cette conviction que je vous renouvelle mes plus invariables amitiés.

Nesselrode.

Voici une lettre de notre excellent comte Kotchubey.

Графъ Чернышевъ Дибичу.

7-го сентября 1829 г.

Le motif de l'expédition du présent courrier, cher comte, est tout diplomatique; il vous porte le premier protocole de nos discussions sur la plus grave et la plus importante des questions du temps présent. L'empereur a parfaitement approuvé les vues et les principes qui y sont développés, tout en désirant que vous n'ayez nullement besoin de ces bases générales pour vos opérations ultérieures et qu'une paix honorable et solide soit déjà définitivement arrêtée, au moment où les dépêches d'aujourd' hui vous parviendront. Notre comité se composait du comte Kotschoubey, le prince A. Galitzine, Tolstoy, Nesselrode, Dachkoff et moi; nous avons mûrement pesé la question et notre vote unanime a été la nécessité de faire tout ce qui dépendra de nous pour conquérir au plutôt la paix sans en venir au bouleversement de l'empire Ottoman en Europe, à moins que la force des circonstances ne nous y oblige par des causes indépendantes de notre volonté. En adoptant ce principe nous avons pesé les avantages et les désavantages de l'un et de l'autre de ces cas et nous avons été à même de nous convaincre combien le premier serait préférable pour nous que le second, qui ne manquerait pas d'entraîner des complications à l'infini et devenir une nouvelle source de calamités quelques glorieuses qu'en soyent les apparences. Tout ce qui nous revient même de Constantinople nous fait espérer qu'en tenant un langage ferme, sévère et imposant, vous êtes déjà parvennu opposer votre signature à un traité le plus glorieux et le plus avantageux qu'ait jamais connu la Russie. Nous attendons de vos nouvelles avec la dernière impatience, pénétrés comme nous le sommes tous de l'impérieuse nécessité de ne pas perdre de temps; à l'heure qu'il est, non seulement Constantinople, mais tous les cabinets de l'Europe sont frappés de stupeur, tous ont été pris au dépourvu par vos victoires, ce dont nous pouvons nous permoder par le changement de langage que l'on tient vis à vis de nous, mais si on leur donnait le temps de se reconnaître il en serait assurément autrement. Nesselrode vous instruit de tout cela en détail, cher comte, en mon particulier je jouis de toute mon âme de ce que la majeure partie des voeux que j'ai formé pour vous ce réalise et le Ciel vous a accordé déjà une gloire historique à laquelle j'espère vous allez mettre le comble. Les nouvelles que nous avons reçues directement de Constantinople, en date  $\frac{29}{17}$  août, nous ont instruit de l'émeute qui y a eu lieu ainsi que des exécutions commandées par le sultan; quelqu' affligeantes qu'elles soyent, elles ont au moins le côté favorable de ce que le gouvernement existant a pris le dessus et qu'il désire sincèrement la conclusion de la paix. Que Dieu bénisse tous vos efforts et les couronne d'un entier succès, chaque bruit de voiture que nous entendons nous fait croire à l'arrivée d'un courrier de votre part, vu que vos dernières dépêches étaient du 17 et que nous devons en recevoir incessamment.

L'extra-poste d'aujourd'hui a apporté les rapports de Paskévitch en date du 7 août; ils n'annoncent rien d'important depuis son combat de Harti, il va se porter en avant sur la route de Sivas pour disperser quelques nouveaux rassemblements, mais il paraît qu'ils ne sont pas bien considérables; différents pachas entrent en accommodement avec lui, ce qui améliore sa position; la forteresse de Millisherd lui a envoyé ses clefs. Il est toujours un peu inquiet pour Bajazet, il l'a cependant renforcé autant qu'il a pu.

Je vous demande pardon pour ma lettre, elle est écrite très à la hâte à la suite d'une manoeuvre sur la route de Vibourg et au moment d'un départ pour Czarskoyé Selo et vous savez, cher comte, tout ce qui vous tombe sur le corps dans un pareil moment.

Agréez l'expression de tous mes voeux pour vous, ainsi que de mes sentiments aussi sincères que devoués et cela pour la vie.

Czernicheff.

# Графъ Дибичъ графу Чернышеву.

Адріанополь. 23-го сентября 1829 г.

Recevez, mon bon et cher ami, mes remercîments pour vos lettres du 7, 10 et 12 Septembre; tous ces feldjegher sont allé supérieurement bien et surtout Sigismond 2 et Bravoi qui nous sont arrivés en moins de 9 jours, avec tous les entraves des quarantaines—chose presqu'incroyable; je les recommande, comme les connaissant de longue date, à votre protection, étant persuadé que dans ce corps il faut toujours une égale et prompte justice, en récompense comme en sévérité.

Je vous suis bien reconnaissant pour la part que vous prenez à la brillante récompense que notre chéri et auguste maître a daignè m'accorder, je m'hoñore de connaître les saints devoirs qu'elle m'inspire et je prie Dieu qu'il me donne les forces de les remplir.

J'ai lu avec une attention extrême votre mémoire du comité secret sur nos relations avec la Porte Ottomane; partageant sur l'ensemble entièrement l'opinion de nos premiers hommes d'état, persuadé que la gloire de notre maître et celle de la Russie, qui en est inséparable, demandent dans le cas actuel supérieurement une telle décision; je voudrais cependant qu'on ne se fasse pas illusion sur la nécessité de prévoir la mort d'un malade qui ne vit plus que des remèdes palliatifs et qu'on s'occupe sans délai et sans préjuger du danger et en augmentant même si l'on le croit possible pour le guérir tous les moyens qu'on possède — des conséquences énormes de cette mort politique — qui malheureusement me paraît inévitable encore de notre temps d'après tout ce que je vois.

Je crois que le soutien que Paskéwitch a accordé aux janissaires n'est pas dans les règles de la politique droite et loyale de notre souverain — ainsi que de trop grandes espérances données aux arméniens, malgré je crois les opinions personelles du comte Erivansky, qui je crois extrêmement justes sous ce rapport depuis qu'il est devenu chef. Son caractère loyal et entreprenant ne lui permettra pas des démarches révolutionnaires, mais lui fera passer outre, là, où il ne voit pas une instigation directe et où des espérances vagues pourraient contribuer à la gloire de nos armes. C'est j'espère le seul point où nos vues et nos principes ne sont pas les mêmes, avec ce digne camarade; les expériences de 1813 et 1814 et ceux des années plus paisibles de 1815—1818 ont assis mes idées sur ces points de vue politique; je puis me tromper, mais je suis sur que je ne changerai pas d'une conviction, dont les exemples les plus augustes m'ont prouvé la justice.

Veuillez, cher comte, porter aux pieds de sa majesté ma reconnaissance profonde pour la nomination de Laczinoff et de Tolstoy; j'aime à être persuadé qu'ils seront des serviteurs utiles et fidèles. Je suis bien reconnaissant, cher comte, de l'attention que vous avez eu de communiquer à ma femme la récompense que sa majesté a daigné m'accorder; comme

elle a toujours vu mon coeur à ouvert elle aura pressentie d'avance ma joie et ma reconnaissance et je vous le dois, cher ami.

Je ne comprend pas comment vous avez pu prendre sur vous le reproche que j'adresse au département de médecine sur le manque de médecins; je sais fort bien que ce n'est pas vous et pas même le département, qui en soit la cause et c'est sous ce point de vue même, que je vous ai envoyé le papier, croyant que cela vous donnerait une meilleure occasion d'insister contre les préjugès de Wyllie qui dans des pareils cas aime à s'adresser directement au souverain, fort des mérites incontestables qu'il a dans sa partie, mais qu'il diminue quelquefois par une opiniâtreté et un amour propre exagérés.

Je vous suis bien reconnaissant, cher ami, pour ce que vous me dites sur les sentiments que me portent mes braves frères d'armes. Je sais que j'ai eu le bonheur de m'acquérir leur confiance et leur amour, mais je les défie aussi de m'aimer plus que je ne les aime. Cet amour est un noble héritage de notre immortel bienfaiteur commun et je m'honore de le partager avec celui qui suit si dignement ses traces — aussi ce sentiment pur et profond ne se relâchera jamais en faiblesse.

Ce n'est que par le courrier prochain que je pourrai vous répondre sur la dislocation de la 1-re armée, que vous m'avez envoyé. Vous ne dites rien de la 2-me à laquelle il ne resterait que 3 divisions d'infanterie jusqu'au de la 20.000; de ces trois divisions, il faudra deux pour occuper le pays qui nous restera en garantie pendant plusieurs années, il n'en resterait donc qu'une pour occuper les provinces qui sont d'une richesse immense en blé, qui ont une quantité de places fortes et des ports de mer qui demandent des garnisons considérables; et elle devrait encore servir de garde de cordon en cas d'un danger de contagion. Il me paraît donc qu'il faudrait un corps de plus à la 2-de armée ou si l'empereur ne veut pas le conserver, de rapprocher un corps d'armée de la 1-ére dans les cantonnements de la Podolie et des cercles polonais du gouvernement de Kieff. Je vous répète que je vous répondrai plus au long avec le feldjegher prochain.

Le pacha de Scodra qui n'a rien fait pendant toute la campagne commence à faire le fier, apparemment pour sauver la tête; je méprise ces fanfaronnades, mais je saurai les punir avec l'aide de Dieu, s'il ferait la moindre chose contraire aux stipulations de la paix.

Adieu, cher et bon ami, encore une fois bien de remercîments pour l'amitié dont vos dernières lettres me sont un si fidèle témoignage.

Tout à vous J. Diebitsch Zabalkanski.

### XVI.

Всеподданнѣйшее донесеніе секретнаго комитета императору Николаю.

Его императорскому величеству.

Вашему императорскому величеству угодно было при отъйзді вашемъ къ дійствующей арміи составить особую комиссію и избрать насъ къ отправленію въ оной дівль.

Бывъ удостоены таковой монаршей довъренности, мы старались всъми силами оправдать оную и если дъйствія наши въ чемъ либо не отвъчали ожиданіямъ вашего величества, то, конечно, не отъ недостатка рвенія, не только и сполнять, но и угадывать волю вашу.

Благополучное и столь желанное всёми возвращение вашего величества въ столицу оканчиваетъ дъйствія наши, посему мы поставляемъ непремъннымъ долгомъ отдать вашему императорскому величеству сокращенный, но на строгой истинъ основанный отчетъ о тъхъ предметахъ, коп по ходу дълъ и по вліянію, какое настоящія обстоятельства на общее мнъне имъли, заслуживать могутъ нъкоторое вниманіе.

Вашему императорскому величеству, конечно, пріятно будеть, что во все время отсутствія вашего не имъли мы никогда надобности прибъгать ни къ какимъ строгимъ или ръшительнымъ мърамъ, на кои, по уполномочію вашему, мы имъли право.

Сему не обязаны мы какимъ либо распоряженіямъ нашимъ, какому либо направленію, отъ высшаго правительства данному. Расположеніе умовъ внутри имперіи есть вообще совершенно удовлетворительно. Спокойствіе вездѣ было сохранено, и не видно было нигдѣ и ни въ какомъ сословін никакихъ порывовъ къ новизнамъ. Владѣльцы, имѣющіе недвижимую собственность, естественно и желать оныхъ не могутъ; но не знаменовалось ничего, что бы заключать заставляло, что и классъ, имъ подвластный, сноситъ досель съ нетериѣніемъ зависимость свою, и если открывались иногда въ продолженіе сего времени небольшія движенія крестьянъ, то сіе происходило или отъ притѣсненія ихъ или отъ невѣжества и иногда отъ непонятія при псполненіи рѣшеній судебныхъ и другихъ случаяхъ.

Такое положеніе, безъ сомнѣнія, долго еще сохранено быть можеть, если правительство въ дѣйствіяхъ своихъ постоянно руководствоваться будетъ благоразуміемъ и справедливостью, съ твердостію соединенными.

Пзвъстно, что намъренія вашего величества, частно въ разныхъ случаяхъ ознаменованныя, произвели весьма полезное внутри государства вліяніе, таковы суть: предписанія и наблюденіе за успъшнымъ производствомъ дълъ и въ особенности уголовныхъ; уменьшеніе колодниковъ въ тюрьмахъ; распоряженія къ прекращенію злоупотребленій при рекрутскихъ наборахъ; облегченіе при производствъ самой тягостной для народа повинности, исправленія и содержанія дорогъ, на тъхъ стъснительныхъ правилахъ, коими до послъднихъ временъ въ отбываніи сей повинности руководствовались; сокращеніе отчасти въ многихъ губерніяхъ земскихъ повинностей вообще и многія другія мъры въ частности, выгодное впечатльніе произведшія. Но должно признаться, что именно, по мъръ оказаннаго же вашимъ величествомъ благорасположенія къ подданнымъ вашимъ, всѣ внутри пребываютъ въ нъкоторомъ ожиданіи, что симъ не ограничите вы, всемилостивъйшій государь, благотворныя намъренія ваши, и что общими и существенными мърами довершите вы великое предназначеніе ваше. По мъръ сихъ ожиданій и чувствъ признательности, благословенія общія досель на васъ вездъ распространялись.

Если столь удотлетворительныя свъдънія можно ръшительно представить вашему императорскому величеству о расположеніи умовъ внутри государства, то не можно ничего сказать и въ предосужденіе здъшней столицы. Главнокомандующій оною, по начальству своему и по подчиненности ему ІІІ-го отдъленія собственной вашего величества канцеляріи, утвердительно всегда удостовъряль, что не доходило до него

ничего, что бы хотя малъйшее сомнъніе о расположеніи умовъ или о какихъ либо замыслахъ порождало. По свъдъніямъ графа Толстого, кромъ шалостей, либо молодости, либо разврату свойственныхъ и во всъхъ большихъ городахъ неизбъжныхъ, ничего здъсь не происходило.

Обративь вниманіе вашего величества на таковое положеніе государства въ отношеніи внутренняго спокойствія его, мы должны привлечь оное на одно весьма важное обстоятельство. Мы уже имъли счастіе представлять вашему императорскому величеству о дѣлахъ раскольниковъ. Мысль, что гоненіе на нихъ обращается, начинаетъ между ими утверждаться. Духовенство наше всегда было склонно преслѣдовать ихъ за вѣру, но какъ въ прошедшія времена таковое дѣйствіе не имѣло не только никакихъ успѣховъ и напротивъ утверждало еще болѣе ихъ въ расколѣ и ожесточало, такъ и нынѣ отъ одинакихъ началъ ожидать должно тѣхъ же послѣдствій. Неудовольствіе столь значительной массы простого и грубаго народа (до 4-хъ милліоновъ душть) можетъ имѣть во всякое время важныя неудобствъ, наппаче же нынѣ, когда желать должно, чтобы и малѣйшее волненіе не тревожило правительства. Нужно чтобъ въ секретномъ комитетѣ о раскольникахъ свѣтскіе члены, послѣдуя постоянно симъ началамъ, старались удерживать духовныхъ сотоварищей своихъ отъ всякихъ нокушеній, сему противныхъ.

Въ войнъ принимаемо было всъми большое участіе. Независимо отъ самолюбія и нъкоторой гордости, русскимъ свойственной, войны съ турками вообще у насъ въ народъ всегда производили болье впечатлънія, нежели войны европейскія. Въ настоящемъ случать, когда съ войною сопряжена въ народъ мысль угнетенія единовърцевъ нашихъ, и что мы дъйствуемъ для спасенія ихъ, она привлекла особое участіе въ среднемъ классъ и въ простомъ народъ, чувствами духовенства нашего подкрыплемое.

Оть таковых расположеній порождалась живбишая радость, когда доходили извъстія объ усиъхахъ оружія нашего, и скорбь, столь же сильная, когда въ послъднее время разносились слухи о неудачахъ нашихъ. Не должно, однакожъ, скрыть отъ вашего величества, что и въ семъ последнемъ случав, когда много происходило толковъ о недостаткъ способовъ, противъ непріятеля употребленныхъ, о разныхъ распоряженіяхъ военныхъ, о цланахъ операцій и проч., —ничего лично вашему величеству не было приписуемо и напротивъ, когда положение войскъ нашихъ подъ Шумлою завязалось, и когда изъявляемо было опасеніе, что, можеть быть, должно будеть оставить и обложение Варны, то единое и общее желание изъявляемо было, чтобъ ваше величество сюда возвратились. Сохранение ваше было предметомъ всёхъ желаній. Всѣ изъявляли опасеніе, чтобы при усиліяхъ непріятеля, которыя, можетъ быть, и въ увеличенномъ видъ представлялись, при сильныхъ покушенияхъ его и при вредномъ вдіяній климата, а наппаче въ трудное осеннее время, жизнь ваша или здоровье не подверглись опасности. Тутъ слышанъ былъ отголосокъ, что война съ Турцією заслуживаеть ли, чтобъ ваше величество армією предводительствовали? Не должно умолчать, однакожь, о многихъ сужденіяхъ, насчетъ начальства надъ арміею происходившихъ, и неръдко встрачался вопросъ: кому начальство сіе ввърено быть можеть? Здравый разсудокъ въ заключеніяхъ своихъ не позволяль ошибаться. Въ семъ отношении есть мижніе общее, довольно ржиштельное, и ваше величество нынъ сами въ томъ удостовъриться изволите.

Внутреннее положение государства въ отношении богатства есть довольно страдательное. Государство не имъло еще времени поправиться послъ отечественной войны, потому ли, что не были приняты мъры исправления, или что мъры сіи были недостаточны. Произведенія наши изобилують почти вездъ, но нъть онымъ сбыту, и цъны на все удерживаются самыя низкія; обороты денежные почти ничтожны, и министръ финансовъ въ комиссіи неоднократно отзывался, что онъ ожидаеть, и сіе въроятно, большихъ въ сборъ податей недоимокъ.

Въ семъ положеніи, если война продолжится, и будетъ вторая кампанія, не можно будетъ прибъгать ни къ какимъ новымъ прямымъ налогамъ, они разорили бы остальной классъ зажиточныхъ въ простомъ народѣ людей, нынѣ за непмущихъ подати уплачивающихъ. Должно будетъ обращаться къ другимъ средствамъ, къ займамъ, къ какимъ либо косвеннымъ налогамъ или способамъ, какъ-то: къ таможеннымъ сборамъ, къ оборотамъ по банкамъ (кромѣ выпуска новыхъ ассигнацій) и проч. и въ особенности къ возможному уменьшенію расходовъ вездѣ, гдѣ только можно, и къ введенію въ расходахъ самаго строгаго порядка и отчетности во всѣхъ частяхъ, разумѣя тутъ и издержки на войну.

Учрежденіе реквизицій внутри государства произвело вообще невыгодное впечатильніе. Въ прошлыя наши съ турками войны, если и были иногда чинимы требованія разных вещей, то всегда платили за нихъ деньги. Реквизиціи чинимы были только въ отечественную войну. Впрочемъ какъ бы ни были онъ учреждаемы, реквизиціи не могутъ быть уравнительны для тъхъ жителей, на коихъ онъ упадаютъ, и несравненно полезнъе было бы покупать предметы, для войскъ нужные, или и, требуя оные отъ земли, платить деньги, ибо симъ способомъ обращеніе оныхъ могло бы увеличиться; недоимки могли бы успъшнъе поступать, и тягость пала бы не на нъсколько губерній, но на государство, обязанное совокупно нести все бремя войны.

Изъ опыта нашего и вообще изъ опыта болѣе или менѣе всѣхъ государствъ заключить можно, что немалая осторожность нужна въ разрѣшеніи мѣръ, нерѣдко министрами финансовъ предлагаемыхъ. Многіе изъ нихъ при самыхъ лучшихъ намѣреніяхъ занимаются предпочтительно тѣмъ, чтобъ удовлетворять требованіямъ, не останавливаясь на томъ, какое дѣйствіе способы, ими предлагаемые, произведутъ. Не могутъ ли они разстроить благосостоянія частнаго, на коемъ основано общественное? Не произойдетъ ли справедливыхъ жалобъ на правительство? Не знаменуя здѣсь никого, мы только хотѣли изложить передъ вашимъ величествомъ примѣры, вездѣ и всѣмъ извѣстные, и обратить вниманіе вашего величества, при случаѣ какихъ либо новыхъ финансовыхъ мѣръ. Драгоцѣнно будетъ, конечно, для васъ, всемилостивѣйшій государь, всегда имѣть въ виду все то, что сохранить и утвердить можетъ къ вамъ любовь и приверженность подданныхъ вашихъ.

Въ государственномъ совътъ и комитетъ министровъ дъла производились съ успъхомъ, соотвътствующимъ намъреніямъ вашего величества. Мы никогда не упускали принимать въ нихъ участіе, и развъ только по болъзни кого нибудь изъ насъ, или по какимъ либо особеннымъ занятіямъ, дозволяли мы себъ, и то весьма ръдко, въ собраніяхъ сихъ верховныхъ установленій не присутствовать. Въ правительствующемъ сенатъ, сколько извъстно, болъе успъшности въ производствъ дълъ примъчается. По крайней мъръ, менъе поступаетъ изъ сената дълъ въ государственный совътъ за разногласіемъ.

Рескрипты въшего императорского величества, на имена наши данные, имъсмъ счастіе у сего представить, донося, не благоугодно ли будетъ повелъть государственному совъту и правительствующему сенату внести къ вашему величеству тъ секретные указы, кои вашимъ величествомъ при отъъздъ вашемъ имъ были даны.

Въдомость о дълахъ въ комиссіи, собственно вашимъ императорскимъ величествомъ учрежденной, произведенныхъ, у сего имъемъ счастіе повергнуть на высочайшее усмотръніе. Число онымъ было велико, но не можемъ мы не донести вашему величеству, что въ множествъ тъхъ предметовъ, кои по установившемуся порядку вашему величеству представляются и въ отсутствіе ваше въ комиссію поступившихъ, находятся не въ маломъ числъ такіе, которые, обременяя ваше величество и похищая столь драгоцънное время ваше, могли бы при постановленіи правиль опредълительныхъ быть безъ всякаго неудобства министрами разръшаемы.

Счастливы будемъ мы, если ваше величество въ семъ краткомъ изложени найти изволите доказательство нашего усердія и приверженности къ священной особъ вашей. Никакія другія побужденія нами не руководили.

Графъ В. Кочубей. Графъ И. Толстой. Князь Александръ Голицынъ.

16-го октября 1828 года.

Реестръ бумагамъ, ръшеннымъ и принятымъ къ свъдънію:

| Птого 3199                                                    |
|---------------------------------------------------------------|
| Представлено его императорскому величеству прямо отъ комиссіи |
| Чрезъ І-е Отдёленіе собственной его императорскаго величества |
| канцеляріи                                                    |
| Итого докладныхъ записокъ                                     |
| Изънихъвозвращено                                             |
| » не возвращено                                               |
| Сверхъ сего утверждено объявляемыхъ высочайшихъ пове-         |
| льній                                                         |
| По всъмъ симъ бумагамъ было составлено журналовъ 575          |
| Всего въ комиссіи въ производствъ было                        |
| Реестръ журналамъ.                                            |
| 1) Журналовъ, поступившихъ въ І-е Отдъленіе собственной его   |
| величества канцеляріи: общихъ дневныхъ                        |
| особенныхъ ,                                                  |
| Журналовъ, поступившихъ въ III-е Отдъленіе собственной его    |
| величества канцеляріи                                         |
| Журналовъ, поступившихъ въ комиссію прошеній                  |

## XVII.

Письма графа Чернышева графу Дибичу по поводу болѣзни императора Николая I въ 1829 году.

6-го ноября 1829 г.

Je commence, mon cher comte, par accuser la réception de votre lettre et de vos dépêches du 16 Octobre et de vous en exprimer toute ma reconnaissance. Malheureusement sa majesté n'a pu voir de toute votre expedition que votre lettre particulière. Le 29 au soir l'empereur s'est trouvé indisposé et depuis ce jour une fièvre catharale, suite d'un gros refroidissement, s'est déclarée avec assez de violence pour l'obliger à garder le lit depuis quatre à cinq jours, avant ce temps sa majesté m'appelait sans papiers et j'avais la possibilité de lui soumettre verbalement quelques affaires pressées, mais depuis qu'elle est alitée. Chrevton et Rauch qui le traitent, ont absolument exigé qu'elle suspende toute espèce d'occupation et ni moi, ni personne n'a plus travaillé avec sa majesté; lorsque j'ai quelque chose de très intéressant à porter à sa connaissance, c'est l'impératrice qui a la bonté de se charger de le lui dire et de me transmettre ses ordres. Connaissant votre coeur et votre dévouement pour notre cher souverain, je me hâte de vous dire que les médecins n'ont aucune espèce d'inquiétude, la fièvre est forte, mais n'offre aucun symptome alarmant; dans les commencements l'empereur se faisait lire les papiers, mais l'attention soutenue qu'il devait y donner augmentait la chaleur et c'est pour éviter toute irritation que les médecins ont défendu le travail; les deux dernières nuits il a dormi assez bien, la fièvre sans céder d'une manière marquante, a cependant perdu de son intensité et tous les efforts des médecins tendent à rétablir la transpiration; ils ne sont jusqu' à présent parvenu à leur but que partiellement, mais dès qu'elle sera générale, l'objet de tous nos voeux, le rétablissement de notre auguste malade sera très prompt. J'ai pris le parti de vous expédier ce courrier principalement pour vous instruire du véritable état des choses et afin d'éviter toute autre manière d'expliquer l'indisposition de sa majesté. J'espère que par le prochain courrier j'aurai le bonheur de vous informer de l'entier rétablissement de l'empereur, ou du moins que son état sera tel qu'il n'éxigera plus les précautions que l'on a jugées nécessaires aujourd'hui.

J'ai instruit le comte Nesselrode de ma présente expédition et il va répondre à vos dernières dépêches; le courrier que vous avez dû recevoir du prince Lieven, vous a porté une communication qui vous a probablement indigné. L'empereur m'a dtt à cette occasion qu'il était sûr, qu'en apprenant ce nouvel acte de mauvaise foi, de duplicité et en même temps de sottise, de la part des turcs, vous sauteriez bien haut. En effet cet acte ne peut être qualifié que de démence et on ne sait plus quel nom donner à ceux, qui après avoir été à vos pieds pour sauver l'empire Ottoman, ont probablement conseillé ou du moins reçu cet acte et l'ont transmis à leurs cours sans vous en faire part!! Heureusement que le langage ferme et énergique de nos plénipotentiaires à Londres est parvenu à faire reculer le ministère anglais devant l'idée de profiter de cet acte de f'donie et il est probable, que cette misérable machination tombera à plat, comme toutes

celles, que nos envieux et soi-disants amis n'ont cessé de tramer depuis deux ans à leur propre honte et détriment!

Le rapport que je vous adresse aujourd'hui sur la rentrée des troupes, est entièrement dans le sens des ordres suprêmes, que je vous ai transmis par notre dernier courrier. L'empereur vous ayant déjà autorisé à garder pour l'hiver en Moldavie le 2-d et le 3-ème échelons, ce qui outre les raisons de sollicitude et de ménagement pour les troupes elles mêmes, peut aujourd'hui avoir aussi un but politique et renforcer votre influence morale, je n'y vois rien de changé, si ce n'est qu'en place du 1-er échelon que vous nous aviez indiqué précédemment, vous dirigez le 2-d échelon, et comme le comte Worontzoff nous a écr. t. qu'il pourrait facilement cantonner trois divisions d'infanterie en Bessarabie, l'établissement des 5-ème et 6-ème divisions ne peut souffrir aucune difficulté; quant à la 2-de des hussards, s'il ne pourra pas la garder dans cette contrée à défaut d'écuries, il dépend de lui de la mettre en quarantaine et après sa purification la diriger, d'après son opinion, au delà du Dniestre. C'est dans ce sens que j'ai écrit hier au comte Worontzoff et je l'ai engagé au nom de l'empereur de se mettre en fréquentes communications avec vous et demander vos décisions sur les différents cas qui peuvent survenir, car les ordres suprêmes qu'on pourrait donner d'ici sur chacun d'eux, arriverait toujours trop tard.

La sottise des turcs a encore été cause d'une nouvelle effusion de sang, toute à leur détriment du côté de Paskévitch et que vos sages dispositions auraient pu prévenir; vous en connaîtrez les détails par la feuille ci-jointe, c'est fâcheux, mais c'est une leçon des plus que ces maraboux reçoivent et dont l'impressiou leur restera.

Les nouvelles que je reçois dans ce moment sur la santé de notre cher empereur sont grâce au Ciel de plus en plus meilleures, il vient de passer une troisième bonne nuit et son état est plus satisfaisant; si j'ai encore quelques détails à vous donner sur ce sujet si important pour notre coeur avant le départ du courrier je le ferai sans faute; en attendant agréez, cher comte, l'expression de mon tendre et inaltérable attachement pour vous.

Czernicheff.

Czeffkine va se marier ces jours-ci.

6-го ноября вечеромъ 1828 г.

L'empereur, comme je vous l'ai écrit ce matin, mon cher comte, a passé une très bonne nuit, mais comme la fièvre était toujours là et ne diminuait pas, les médecins ont jugé nécessaire de le saigner, ce qui a eu lieu à 2 heures; le sang tiré a prouvé, que sa majesté avait une fièvre inflammatoire et combien cette opération était indispensable; c'est Arendt qui a été appelé pour la faire; lui et ses autres collègues m'ont dit positivement que sa majesté n'avait aucune des parties intérieures de son corps affectées; ils n'attendaient de résultat marquant que 24 heures après la saignée; ils assurent que la maladie est sérieuse, mais que jusqu'à ce moment il n'y a pas de danger réel. Dieu veuille nous accorder ce mieux que nous appellons de tous nos voeux et de toutes les facultés de l'âme: ce soir l'empereur a pris deux tasses de thé avec plaisir et paraît assez calme. Je vous envoie les bulletins d'hier et d'avant hier, quant à celui d'aujourd' hui, je vous l'ai décrit. Indépendamment des inquiétudes et des angoisses que me cause

la maladie de l'empereur, je me trouve dans un cruel embarras pour l'expédition des affaires; j'en termine plusieurs dans le sens des ordres suprêmes que j'avais déjà reçu, mais beaucoup d'autres s'accumuleront et comme la convalescence de sa majesté sera longue et qu'il lui faudra de grands ménagements, j'aurai de la peine de remettre les affaires au courant.

Adieu, cher comte, j'espère d'expédier un courrier dans quelques jours et que la Divine Providence de la Russie me procurera l'inexprimable bonheur de pouvoir vous annoncer des nouvelles tout à fait tranquillisantes.

Tout à vous

Czernicheff.

13-го ноября 1829 года.

Je ne vous expédie ce courrier, cher comte, que pour vous tranquilliser sur la santé de notre cher empereur. Les 7-ème et 8-ème jours de la maladie, les médecins n'avaient plus aucun doute sur l'existence d'une fièvre inflammatoire, aussi se sont-ils décidé à une saigné au bras, exécutée par Arendt, qui depuis ce moment a été adjoint aux deux autres; cette saignée n'a pas produit de soulagement marquant; le pouls quoiqu' un peu tombé, était toujours resté entre 96 et 100 par minute; la peau continuait à être sèche et aucun indice de transpiration n'avait annoncé cette salutaire crise; la nuit du 9-me au 10-me jour avait été très agitée et comme on s'était aperçu d'une forte chaleur à la tête et d'une espèce d'assoupissement durant la journée, on a jugé nécessaire l'application des sangsues; le lendemain nous avons été ivres de joie en apprenant d'abord le matin qu'une forte sueur couvrait la tête de notre auguste malade et ensuite que tout le corps avait transpiré copieusement durant près de 4 heures. Depuis ce bien heureux moment le mieux continue progressivement; hier matin encore le pouls était 76 par minute, et après l'excellente nuit d'aujourd'hui il est tombé à 62, même au dessous de la pulsation ordinaire. Actuellement il ne reste plus qu'une grande faiblesse, signe évident d'une absence totale de la fièvre. Sa majesté se trouve dans un véritable état de convalescence, qui d'après l'avis des médecins nécessitera les plus grands ménagements; ils nous conjurent tous de ne soumettre à l'empereur de quelque temps que des sujets qui ne lui fassent pas de peine et ne l'assujetissent pas à un travail trop prolongé; ces précautions sont tout à fait essentielles pour éviter une rechute. Vous ne pouvez pas vous faire d'idée, cher comte, dans quel état nous nous sommes trouvés, tant que la crise n'avait pas eu lieu; la consternation était générale; chacum cherchait à lire sur le visage des médecins ce qu'il avait à craindre ou à espérer, et la cruelle épreuve par laquelle nous venons de passer, a donné la mesure de tous les sentiments que l'on a voué à sa majesté et de la manière dont l'apprécie. Quant à moi personnellement, je ne chercherai point à vous décrire ce que j'ai éprouvé, car personne plus que vous ne peut le comprendre; j'étais écrasé et par les angoisses présentes et par les déchirants souvenirs du passé. Dieu dans sa miséricorde nous a accordé le plus cher de nos biens, l'entière et pleine sécurité sur la santé de notre maître chéri et je me trouve heureux de pouvoir vous l'annoncer.

Outre ce sujet principal et essentiel, je n'ai rien de particulier à vous annoncer aujourd'hui. Je vous envoie les bulletins jusqu'au 12 inclusivement, mes lettres y servent de complément.

J'ai vu le comte Toll; il a beaucoup changé et ne s'est pas bien trouvé d'abord après son retour; actuellement il va mieux; comme il est arrivé les tous premiers jours de la maladie de l'empereur il n'a pas pu voir sa majesté, qui m'a chargé d'ailleurs d'aller le voir et de lui dire de sa part de commencer par se bien soigner et de ne songer à sortir que lorsqu'il se trouverait entièrement remis. Le sénateur Besrodnoy est aussi arrivé depuis 5 à 6 jours; il est venu chez moi et je l'ai trouvé assez bien portant quoiqu' un peu maigri.

Vous concevez que ne pouvant point travailler avec l'empereur, j'ai peu de papier de service à vous transmettre; si quelques unes de vos présentations seront un peu arriérées, ne m'en voulez point, car il se passera encore un peu de temps avant que je puisse soumettre à sa majesté tout ce qui s'est encombré depuis ces 15 jours.

Je vous demande pardon de ne pas vous répondre aujourd'hui sur votre question au sujet des épaulettes; je vais faire venir chez moi Bittner et après l'avoir consulté, je soumettrai mes idées à l'empereur; vous savez comme il aime à décider ces questions lui même.

A l'empressement que je mets à vous instruire de notre joie commune, cher comte, vous reconnaîtrez un ancien ami qui connaît et apprécie votre coeur et vous restera éternellement et sincèrement dévoué

#### A. Czernicheff.

Nesselrode vous accuse la réception des ratifications qui nous ont été apportées par un feldjeger il y a trois jours. Boudberg n'est pas encore arrivé; si tôt qu'il viendra je le rappelerai à la bienveillance de l'empereur.

Czeffkine s'est marié avant-hier et a l'air fort heureux.

#### 16-го ноября 1829 года.

Le comte Tolstoy nous a mis tous dans un cruel embarras; veuillez bien, cher comte, garder pour vous seul, ce que mon entière confiance en vous m'engage à vous dire. Malgré que l'empereur se trouve en pleine convalescence, que grâce au Ciel tout indice de fièvre a cessé et qu'a dater d'avant hier on ne publiera plus de bulletins sur son état de santé; cependant vu son état de faiblesse et d'irritation de nerfs, il est encore alité et les médecins et surtout l'impératrice ont trouvé nécessaire de lui défendre tout espèce de travail durant quelques jours encore et comme il commence à faire venir quelques uns de nous chez lui iniquement pour causer, les médecins nous ont bien recommandé à tous de ne lui rien dire qui puisse lui déplaire ou lui causer la moindre irritation. Le prince Gallitzin, Wolkonsky, Menchikoff, moi et Adlerberg, ainsi que Benkendorff avons été les seuls appelés jusqu' à la journée d'hier et avons fidèlement observé ce qui nous a été recommandé.

Hier matin sa majesté a fait venir le comte Tolstoy, qui n'a rien eu de plus pressé, que de lui dire qu'une fregate anglaise La Blonde ayant passé le détroit a été à Sévastopol, s'est rendu ensuite à Odessa. Nesselrode, Menchikoff et moi avions reçu le même avis, mais présumant que cette nouvelle fâcherait l'empereur, nous nous étions arrangés à ne porter cette circonstance à la connaissance de sa majesté que dans quelques jours; il ne nous était pas entré en tête que Tolstoy aurait eu la même nouvelle par les colonies militaires et encore moins qu'il aurait l'imprudence d'en parler sans consulter personne.

Effectivement ce que nous avions craint est arrivé; l'empereur a été extrêmement irrité, en apprenant qu'un bâtiment de guerre anglais avait paru et dans la mer Noire et devant nos ports et à ordonné qu'on vous expédie immédiatement un courrier, afin que vous exigiez de la Porte le libre passage d'un de nos vaisseaux de guerre qui se trouvent dans le golphe de Bourgas, pour aller au devant de Ribbaupierre et son retour dans la mer Noire, ainsi que celui de la frégate qui amenerait ce ministre. Tout ce que Nesselrode et Menchikoff ont soumis à sa mejesté pour mitiger ces conditions a échoué et les offices que vous recevrez en date d'aujourd'hui en feront preuve. Il est certain que le prétexte que le capitaine anglais met en avant d'avoir voulu exercer son équipage, ne peut-être consideré comme valable dans aucun cas et ne peut point tromper; mais d'un autre côté la dureté des conditions exigées peut compliquer nos relations amicales avec la Porte à peine établies et faire naître des discussions désagréables avec l'Angleterre. Aussi Nesselrode compte-t-il sur votre esprit conciliant pour arranger la chose aussi bien que vous en aurez la possibilité; je vous réitère, cher comte, ma demande de garder tout cela pour vous seul.

N'ayant eu jusqn' à ce moment que des conversations avec l'empereur, je n'ai presque pas d'offices à vous expédier, mais j'espère que d'ici à très peu de jours je commencerai à soumettre à sa majesté les papiers les plus pressés; il faudra encore du temps pour déblayer tout ce que j'ai sur ma table, car il faudra y aller avec beaucoup de ménagement.

Ne sachant pas trop comment décider la question que vous m'avez adressée au sujet des épaulettes de votre régiment, orné du chiffre, du N-os et des marques de votre dignité actuelle, j'en ai parlé à l'empereur; sa majesté a eu la bonté de me dire qu'elle se chargeait de vous en commander une paire et d'expliquer à Bittner comment il faut qu'il s'y prenne.

Vous n'avez pas à vous plaindre de notre paresse, voici au moins de dix jours le 3-me courrier que je vous expédie; j'étais sûr de vous rendre service, en vous tenant parfaitement au fait de ce qui se passe chez nous.

Agréez l'expression réitérée de tous les sentiments que vous me connaissez pour vous.

Comte A. Czernicheff.

28-го ноября 1829 года.

Je vous suis bien reconnaissant, mon cher comte, pour vos deux lettres du 31 Octobre et du 7 de ce mois; l'empereur a dicté lui même à Adlerberg une lettre pour vous; son contenu vous prouvera que j'ai eu raison en vous prévenant qu'on ne vous accorderait pas Neidhart; je n'ai rien à me reprocher à cet égard; j'ai rappelé cette affaire plus de dix fois à sa majesté et en ai toujours reçu des réponses évasives; quant à Neidhart lui même, je dois lui rendre la justice de dire qu'il était tout disposé à partir et que la détermination de sa majesté à son égard a paru lui faire de la peine. L'empereur vous désignera quelques individus pour le poste que vous lui assigniez, je ne sais jusqu'à quel point ils pourront vous convenir.

L'empereur va grâce à Dieu infiniment mieux, mais il est encore faible et son état exige de grands ménagements; les jambes surtout le servent encore mal; jusqu'à ce moment je n'ai pas encore eu de travail réglé avec sa majesté, mais de simples conversations, je me suis borné à lui soumettre les lettres particulières de votre part, ainsi que de la part du grand duc et de Paskévitch; depuis quelques jours il s'est fait lire par Adler-

berg les papiers qui s'étaient accumulés dans son cabinet. Il m'a dit lui même qu'il tenait essentiellement à déblayer ce fatras et se mettre en courant; mais ces occupations forcées l'ont parfois bien fatigué en dépit des médecins; l'empereur m'a dit que ce serait fini aujourd'hui et que dès demain il commencerait avec moi pour terminer ce qui s'est encombré durant sa maladie. Vous concevez que je ferai tout mon possible pour lui abréger le travail.

J'ai profité d'un de mes entretiens avec sa majesté pour lui parler de votre demande du 1.600.000 r. des sommes conditionnelles pour le foin et les portions de viande; j'ai déjà intimé au ministre des finances l'ordre suprême de vous délivrer ces sommes; j'espère que vous ne serez pas en attendant dans un embarras d'argent, vu que toutes les sommes des appointements pour le tierçal vous ont été déjà envoyées et qu'il y a beaucoup de troupes qui dépassent la frontière dans le courant de ce mois et qui n'auront plus droit à la paye de guerre.

J'ai été désolé d'apprendre la mort de Hermann; l'empereur ne le sait pas encore et m'avait ordonné d'après votre opinion de le mettre à l'ordre du jour comme chef d'état major du premier corps. Comme Paskévitch ne veut pas de Hastford et qu'il s'est entiché de Joukoffsky qui a été дежурный штабъ-офицеръ près du grand duc, nous lui garderons son poste précédent jusqu'à son retour. Le choix de Paskévitch est tout à fait inconvenant, d'abord parce que l'individu n'a pas les qualités requises pour un pareil poste, et puis parce que c'est le frère de l'intendant, de manière que toute l'administration serait une oeuvre de famille; d'un autre côté, avec un caractère comme celui de Paskévitch il est impossible de lui imposer un chef d'état major contre son gré, les affaires en souffriraient, ainsi que l'individu envoyé d'ici.

J'ai soumis à l'empereur votre désir concernant Pierre Pahlen; sa majesté m'a répondu que probablement en faisant cette demande vous avez encore ignoré qu'elle l'avait nommé chef du régiment de Soumm et le rescrit qui lui a été adressé et qu'on pourrait avoir cette récompense en vue pour l'avenir.

Toll va presque tout à fait bien et m'a fait dire avant hier qu'il était prêt à sortir; je crois que l'empereur va le voir un de ces jours.

Adieu, cher comte, recevez l'expression de mon ancien et invariable attachement pour vous.

Comte A. Czernicheff.

28-го декабря 1829 года.

Je vous remercie infiniment, cher comte, pour votre lettre du 5 de ce mois. J'ai été charmé de voir que vous ne vous plaignez plus de votre santé, ce qui me fait espérer qu'au moyen des mesures de précaution que vous avez prises, le petit accès dont vous m'aviez parlé dans la précédente ne s'est plus renouvellé.

Grâce au Ciel le rétablissement de l'empereur est parfait et sa majesté a repris toutes ses habitudes, même la parade où elle va à cheval, vu que ses jambes ont encore conservé de la faiblesse. D'après l'avis des médecins l'empereur travaille peu le soir et l'arrange de manière à terminer toutes ses affaires le matin à moins de cas extraordinaires. Sa majesté a ét parfaitement contente du premier résultat de la mission d'Orloff et de sa manière d'agir; la position brillante où il se trouve, le langage qu'il peut tenir, sont la conséquence non seulement de vos victoires, mais aussi de la conduite ferme, juste

et bienveillante que vous avez tenu et fait observer d'une manière si exemplaire dans les pays conquis; c'est un hommage sincère que tout le monde se plait à vous rendre.

La situation du 2-d corps est très affligeante et demande de promptes mesures pour réparer ses pertes; l'empereur a déjà fait partir le comte Paul Pahlen pour en prendre le commandement en Bessarabie; vu la maladie de Habbe, sa majesté lui a donné Weymarn pour remplir les fonctions de chef d'état major, jusqu'à ce que le corps arrive à ses quartiers permanents; plus tard Weymarn ira prendre le 1-r corps dont il a été nommé chef d'état major. Avant d'avoir reçu vos lettres, l'empereur avait déjà décidé que les troupes du 2-d corps séjourneraient provisoirement dans les quartiers qu'avait occupé la garde; elles y resteront assez longtemps pour se reposer, recevoir tous les renforts de leurs réserves, ainsi que les effets d'habillements et d'équipement de Balta et ce n' est qu'après leur complète organisation, qu'on décidera leur marche à leurs quartiers permanents. Dans la dislocation approuvée par sa majesté pour ces cantonnements de repos il y a place pour les 4-e, 5-e, 6-e et 8-e d'infanterie, la 2-me de hussards et le 4-me corps de cavalerie; plus tard ces troupes seront remplacées pour le même but par celles que vous renverrez aussi en Russie. Les nouvelles que Mouhanoff vient de nous apporter de la 1-re brigade de la 4-me de lanciers (du Boug) sont très satisfaisantes; elle a été bien plus heureuse pour sa marche, elle a peu de malades et n'a pas éprouvé de pertes d'hommes; nous ne savons encore rien de la 8-me d'infanterie.

L'empereur a daigné accorder la 3-me Wladimir à Boudberg et la 2-de St. Anne à Mouhanoff; en sus sa majesté a fait nommer Boudberg votre aide de camp, voulant poser en principe que les maréchaux pouvaient avoir des colonels pour aides de camp. Boudberg vient d'obtenir un congé de 15 jours pour aller voir sa mère et à son retour vous sera expédié de suite.

Je suis dans toutes les horreurs des derniers moments qui précèdent la confirmation du budjet; j'ai fait l'impossible pour la réduire autant que possible avec toutes les troupes que l'on veut garder; le total est même moindre que ce qui a été donné en 1828, eh bien, malgré cela Cancrin crie tapage et demande d'une manière fort peu polie des diminutions tout à fait extravagantes; je sais que lui même est embarrassé; mais il n'y a que l'empereur lui seul qui puisse décider de nouvelles réductions de troupes, ou de bâtisses, car celles qui ont été ordonnées sont de très peu d'importance. Je vous avoue qu'après tous les déboires que j'ai éprouvé depuis près de trois ans à cet égard épuisent ma patience.

Mon humeur n'est pas couleur de rose, au milieu de toutes mes tribulations, c'est pourquoi je vais terminer ma lettre, d'ailleurs l'empereur vous écrit lui même. Je joins ici un ordre du jour pour les nouveaux boutons que nous allons mettre à dater du 1-er de Janvier; la chose ayant été ordonnée assez tard, nous n'en aurons que très peu de prêts pour ce jour, cependant je vous en envoie pour l'uniforme de général; plus tard je vous en enverrai d'autres.

Adieu, cher comte, recevez l'assurance de toute mon amitié et de mon sincère dévouement.

#### Comte A. Czernicheff.

Je vous félicite sur la nouvelle année et vous la désire bonne et heureuse; celle qui vient de s'écouler a été bien glorieuse pour vous.

## XVIII.

# Политическая записка императора Николая Павловича.

Ecrit autographe de sa majesté l'empereur Nicolas.

(Sans date).

La gravité des circonstances présentes, dans leur rapport avec les intérêts directs de la Russie, m'a amené à me rendre compte à moi même des impressions qu'elle me fait éprouver. Le résultat de cet examen devant le tribunal de ma conscience semble me tracer mes devoirs.

La position géographique de la Russie est si heureuse qu'elle la rend presqu'indépendante, quant à ses propres intérêts, de ce qui se passe en Europe; elle n'a rien à appréhender; ses frontières lui suffisent, elle ne peut rien désirer sous ce rapport et par conséquent elle ne devrait être inquiétante pour personne. Les circonstances qui ont amené la conclusion des traités existants datent d'une époque, où la Russie, après avoir vaincu et anéanti l'agression inouie de Napoléon, venait en libératrice aider l'Europe à secouer le joug qui l'oppressaits. Mais le souvenir des bienfaits s'efface plutôt que celui des injures; déjà à Vienne la mauvaise foi faillit rompre l'union à peine cimentée et il ne fallut rien moins qu'un nouveau danger connu pour rallier franchement les puissances à celui qui, déjà une fois leur libérateur, était toujours généreux.

Durant les 10 années qui suivirent, l'union parut étroite entre la Russie, l'Autriche et la Prusse. Cependant plus d'une fois, ces deux puissances s'écartèrent du sens littéral ou des principes fondamentaux, sur lesquels étaient basés les traités d'alliance. Ce fut toujours la patience ou la modération de l'empereur qui sut ramener à la vraie soie, ou cacher la divergence d'opinion, par son inépuisable désir de sauver l'apparence de l'intimité la plus parfaite. Lorsque la Providence l'enleva à la Russie, nous vîmes bientôt qu'à côté des plus belles assurances l'Autriche trahissait ses arrières pensées; la Prusse nous fut plus longtemps fidèle il est vrai, mais une différence notable se fit voir entre les rapports personnels avec le roi et ceux avec son ministère.

Toute fois, il n'y eut point de divergence éclatante jusqu'à l'infâme révolution de Juillet. Nous avions des longtemps prévu cet affreux événement et nous avions épuisé près de Charles X et de ses ministres tous les moyens de persuasion que l'amitié et nos bons rapports admettaient. Tout fut en vain. Dès lors nous n'hésitàmes pas à prononcer fortement le blâme contre les démarches illégales de Charles X, mais pouvions nous en même temps reconnaître un maître légitime à la France que celui qui par tous les droits y devait être appelé? C'était faire notre devoir et rester fidèle aux principes qui avaient dirigé toutes les démarches des alliés depuis 15 ans. Cependant nos alliés sans se conseiller avec nous sur une démarche aussi grave, aussi décisive, s'empressèrent par leur reconnaissance de couronner la révolte et l'usurpation, démarche fatale, incompréhensible et à laquelle il faut attacher le chaînon des désastres qui depuis cet instant n'ont cessé de pleuvoir sur l'Europe. Nous resistâmes, car nous le devions; je ne cédai que pour le

14 / L

seul motif de conserver l'union; mais il était facile à prévoir, qu'après un pareil exemple de lâcheté aussi subversive, la série d'événements et de démarches en conséquence ne pouvait s'arrêter là, et en effet Bruxelles suivit bientôt l'exemple de Paris. Là, l'autorité royale avait eu tort, car c'était elle qui avait donné présence à la révolte pour éclater; à Bruxelles, au contraire, rien de ce geure n'avait eu lieu, si non des bienfaits de la part du souverain. Cependant, le même principe fut adopté, il fut dit: le pays ne reconnaît plus un ancien maître, donc c'est un pays indépendant; hâtons nous de le reconnaître pour tel et constituons le, en lui donnant un maître. Mais le souverain était encore maître de son ancien patrimoine, qui, ne pensant qu'à son honneur, n'hésita pas à s'épuiser en efforts pour le soutenir, exemple sublime et qui eut mérité un meilleur sort et un maître plus digne de l'apprécier!

Ainsi qu'il fut fait pour la France, sans en consulter au préalable avec leur ancien allié, l'Autriche et la Russie se sont hâtées de promettre leur accession, mais nous avons, dès le commencement, suivi une voie plus noble et, seuls champions du principe de justice, nous avons su braver le courroux de l'Angleterre et de France. Pouvons nous sans nous déshonorer changer de conduite?

Mais laissons là la question d'honneur et parlons seulement intérêt. Y en a-t-il pour nous à consentir à ce nouvel acte d'iniquité? est-ce conserver l'union antique que de travailler en commun à détruire notre propre ouvrage? L'antique alliance existe-t-elle encore, quand deux des puissances vont directement dans le sens contraire de ce qui motiva l'antique alliance? existe-t-elle encore quand la Prusse nous fait pressentir que même en cas d'une invasion française en Autriche, elle n'accordera que son appui moral à cette dernière! Est-ce là, grand Dieu, l'alliance créée par notre immortel empereur? conservons ce feu sacré intact et ne le déshonorons pas par une accession muette aux actes de lâcheté et d'iniquité des puissances qui ne prétendent à notre alliance que quand elles veulent de nous pour complices à de pareils actes; conservons, dis-je, le feu sacré pour le moment solennel, qu'aucune force humaine ne peut éviter, ne peut retarder, moment où la lutte entre la justice et le principe infernal doit éclater. Ce moment est proche, soyons pour lors, nous la bannière, à laquelle forcément et pour leur propre salut viendront se rallier une seconde fois ceux qui tremblent dans ce moment.

Nous avons reconnu le fait de l'indépendance de la Belgique, parce que le roi des Pays-Bas l'a reconnu lui-même; mais ne reconnaissons pas Léopold <sup>1</sup>, car nous n'avons aucum droit de pouvoir le faire, tant que le roi des Pays-Bas ne le reconnait pas. Mais en même temps, ne cachons pas notre désaprobation manifeste de la conduite double et fausse du roi et retirons nous de la conférence.

Si la France et l'Angleterre s'unissent pour tomber sur la Hollande, nous protesterons, car nous ne pouvons faire plus, mais du moins le nom russe n'aura pas été souillé par la complicité d'un pareil acte. Notre langage à l'Autriche et à la Prusse doit toujours être le même, il doit leur faire connaître constamment le danger de la route qu'ils suivent et leur démontrer que c'est eux qui s'éloignent des principes de l'alliance; que nous ne ferons jamais la même faute, car nous y verrions la perte irréparable de la bonne cause, qu'au moment du danger l'on nous verra toujours prêts à voler au secours de nos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Принцъ Леопольдъ Кобургскій, избранный въ бельгійскіе короли Лондонскою конференцією.

alliés qui reviendraient à nos anciens principes; mais que, dans le cas contraire, jamais la Russie ne sacrifiera ni ses trésors, ni le sang précieux de ses soldats.

Voilà ma confession, elle est grave, décisive; elle nous place dans une position neuve, isolée, mais j'ose le dire honorable et digne de nous. Qui oserait nous attaquer? et si l'on osait, je serais sûr de l'appui de la nation, car elle apprécierait sa position et saurait punir, avec l'aide de Dieu, l'audace des agresseurs.

## XIX.

# Прибавленіе къ №. 39 «Сѣверной Пчелы».

1-го апръля 1830 года.

Письмо изъ Москвы, отъ 19-го марта.

Живая радость обитателей древней столицы русской была непродолжительна. Москва снова опустёла по отбытіи царя, явившагося среди насъ на немного дней и уже оставившаго насъ. Наши русскія сердца говорять намъ, что нынёшнее пребываніе государя императора въ Москвё отрадно было его великой душё: свётлый сердечнымъ удовольствіемъ взоръ его высказываль сію утёшительную мысль, при каждомъ воззрёніи нашемъ на надежду-государя.

Воспоминаніе о пребываніи государя въ Москвъ теперь стало дорого намъ, и каждая подробность сего событія такъ же драгоцѣнна намъ, какъ надежда, что вскорѣ, можетъ быть, онъ опять также нежданнымъ въстникомъ счастія посѣтитъ свою добрую Москву. Мы объщали передать соотечественникамъ нашимъ извъстія о пребыванія государя въ Москвъ: исполняемъ наше объщаніе.

Государь императоръ вывхаль изъ С.-Петербурга марта 2-го числа и, по краткомъ пребывани въ военныхъ поселеніяхъ, предпринядъ путь изъ Новагорода въ Москву. Во 2-мъ часу ночи на 7-е марта онъ былъ уже въ стънахъ Кремля. Рано поутру узнали о семъ въ Москвъ, какъ будто земля голосъ дала, и Кремль быль уже полонъ народа; толпы ожидали вокругъ дворца, когда въ 12 часу государь вышель изъ дворца и пъшкомъ отправился въ Успенскій соборъ. Народъ радостно зашумѣлъ, стъснился, не давалъ дороги, ловилъ руки го с ударя и цъловаль, восхищенный любовью и веселостью, какія видны были на лиці монарха. Полагая, что государь изъ собора пройдеть чрезъ большой дворецъ, иные бросились туда; другіе побъжали къ экзерциргаузу, гдъ собрань быль 30-й Егерскій полкъ. Когда государь явился на разводъ сего полка, Моховая и Кремлевскій садъ были усѣяны народомъ, и множество экинажей стояло тамъ. Шумъ, говоръ, кликъ: «ура», раздавались повсюду. По всей Москвъ гремъль въ то же время колокольный звонъ, пость отправленія благодарственнаго молебствія о благополучномъ прибытіи государя въ Москву. Послъ сего государь посътиль Чудовъ монастырь, примыкающий къ Николаевскому дворцу, гдѣ онъ остановился, и священный Москвѣ по мощамъ

св. Алексія митрополита, доставившаго Москвѣ житіе мирное, какъ говорилъ Димитрій Донской, срѣтая святителя. Засимъ, государь выѣхалъ изъ Кремля, и осматривалъ два заведенія, коими ознаменовала для Москвы память свою матерь его, императрица Марія Өеодоровна: институтъ ордена св. Екатерины, гдѣ съ 1803 года воснитывается всегда болѣе 200 дворянскихъ дѣвицъ, и Маріинскую больницу для бѣдныхъ, гдѣ безденежно врачуется по царскому милосердію множество безпомощныхъ больныхъ. Ввечеру вся Москва была иллюминована.

Марта 8-го по утру, было во дворцѣ представленіе государю императору гг. сенаторовъ и почетнаго дворянства. Потомъ государь присутствовалъ на разводѣ 2-го Учебнаго Карабинернаго полка, въ экзерциргаузѣ, а по возвращеніи во дворецъ было представлено ему московское почетное купечество. Въ сей день государь посѣтилъ кадетскій корпусъ, нѣкогда бывшій въ Смоленскѣ и Костромѣ, но въпослѣдніе годы царствованія императора Александра переведенный въ Москву и нынѣ именующійся Московскимъ; также находящееся рядомъ съ корпусомъ Военносиротское отдѣленіе кантонистовъ. Каждый шагъ въ Москвѣ говорить памяти: кадетскій корпусъ помѣщается въ обширномъ Головинскомъ дворцѣ, гдѣ нѣкогда былъ домъ сподвижника Петрова, Лефорта, и гдѣ построена была юнымъ Петромъ первая потѣшная крѣпость, отъ которой отгрянули потомъ русскіе громы въ концахъ міра. Къ обѣденному столу во дворецъ приглашены были особы первыхъ двухъ классовъ. Вечеромъ въ домѣ благороднаго собранія данъ концертъ, въ которомъ присутствовали государь императоръ и его высочество принцъ Прусскій.

Марта 9-го, въ воскресенье, послѣ обѣдни въ церкви Чудова монастыря, быль въ присутствіи государя, въ экзерциргаузѣ, смотръ Рязанскаго пѣхотнаго полка и 15-й артиллерійской бригады, батарейной № 1-го роты. Потомъ посѣщаль онъ важнѣйшее изъ благотворительныхъ Московскихъ заведеній, Воспитательный Домъ—городъ благотворенія, въ Москвѣ воздвигнутый, если можно такъ выразиться, смотря на обширныя зданія Воспитательнаго Дома, гдѣ живеть нѣсколько тысячъ человѣкъ, и гдѣ, въ умилительномъ воспоминаніи, соединяется для насъ память объ основательницѣ его, великой Екатеринѣ, и матери сиротъ, Маріи. Вечеръ провелъ государь императоръ у генералъ-адъютанта князя Щербатова, въ небольшомъ семейномъ его кругѣ.

Марта 10-го, послѣ смотра Рижскаго иѣхотнаго полка въ экзерциргаузѣ, государь посѣтилъ Вдовій домъ, еще одинъ изъ памятниковъ незабвенной императрицы Маріи, основанный въ 1803 году, откуда, призрѣнныя благотвореніемъ, вдовы сердоболія несутъ отраду и понеченіе къ одрамъ болящихъ. Великолѣный обѣденный столъ былъ у князя Н. Б. Юсунова. Посѣтивъ потомъ князя А. М. Урусова, государь императоръ былъ на большомъ вечерѣ у московскаго военнаго генералъ-губернатора, князя Д. В. Голицына. Здѣсь было повторено представленіе живыхъ картинъ, въ первый разъ представленныхъ 29 декабря прошлаго 1829 года. Особы избраннаго общества московскаго составляли и публику, и дѣйствующія лица въ картинахъ. Антракты заняты были пѣніемъ и игрою на фортеніано отличныхъ талантами любителей и любительницъ музыки.

Марта 11-го, въ присутствіи государя отправлена была въ Чудовомъ монастынѣ панихида. Исполнивъ долгъ сына, благоговѣющаго къ памяти родителя, государь спѣшилъ доставить подданнымъ неожиданную радость. По изъявленному

государемъ императоромъ наканунѣ желанію лично видѣть состояніе русской промышленности, находящимся въ Москвѣ (по особенному порученію министра финансовъ) чиновникомъ барономъ Мейендорфомъ, въ однѣ сутки устроена была въ залахъ дворца выставка произведеній московской промышленности. Тутъ находились московскіе фабриканты и заводчики. Мы разскажемъ подробнѣе о семъ событіи впослѣдствіи, чтобы не прерывать здѣсь журналъ пребыванія государя, излагаемый въ краткомъ очеркѣ. Послѣ смотра въ экзерциргаузѣ 29-го Егерскаго полка государь въ сей день посѣтилъ два благотворительныя заведенія: Петропавловскую больницу, основанную родителемъ его въ 1763 году, въ благодарность Богу за исцѣленіе отъ тяжкой болѣзни, и больницу Голицынскую, памятникъ человѣколюбія, оставленный потомству княземъ А. М. Голицынымъ. Отсюда, обозрѣвъ строящуюся подлѣ Голицынской, огромную Градскую больницу, государь былъ въ Университетскомъ благородномъ пансіонѣ.

Такъ протекли пять дней. Жители Москвы не въдали, что 12-го марта назначенъ былъ выбздъ государя императора изъ Москвы. Въ 1 часу по полудни, въ сей день происходиль въ экзерциргаувъ смотръ 30-го Егерскаго полка; въ ознаменованіе монаршаго благоволенія, подполковникъ Пантелеевъ произведенъ быль въ полковники, и капитанъ Кургьяновъ въ майоры. Потомъ го сударь посътилъ Военный госпиталь, находящійся на Введенскихъ горахъ и основанный Петромъ Великимъ. Ввечеру назначенъ былъ въ домъ благороднаго собранія концертъ въ пользу Глазной лъчебницы. Его составляли любители и любительницы музыки, не ожидавшіе, что ихъ безкорыстное состраданіе къ болящимъ братіямъ будетъ награждено столь блистательно посъщениемъ монарха. Государь прибыль въ концертъ въ 10 часу. Никогда, кажется, не являлись съ такимъ блескомъ музыкальные таланты лучшаго московскаго общества, какъ въ сей вечеръ, оживленные его присутствіемь. Артистовъ наемныхъ не было ни одного; но мы забывали ихъ, слушая арію Меркаданте, п'ятую (съ хоромъ) Е. А. Акуловою; речитативъ и романсъ изъ Теобальда и Изолины, итые А. С. Шереметевою, дуэть изъ Семирамиды, итый Е. А. Акуловою и П. А. Бартеневою. Игра на фортеніано Е. А. Рахмановой (рондо Гуммеля) и превосходная игра Е. И. Озеровой (концертъ Рисса) и отлично разыгранныя увертюры Керубини и Вебера, и финалъ Регини (И. А. Бартенева, гг. Фе и Фельцманъ, тріо, съ хоромъ) дополнили удовольствіе многочисленной публики. Провожая государя взорами и сердцами, и все еще мало наглядъвшись на него, мы думали, что увидимъ его завтра, что онъ еще погостить въ Москвъ. Печально услышали мы на другой день, что, возвратясь изъ концерта во дворецъ, въ самую полночь онъ выбхаль изъ Москвы.

Вотъ всё извёстныя намъ подробности пребыванія государя императора въ Москвё, продолжавшагося шесть дней, столь краткаго, столь неожиданнаго, столь незабвеннаго для насъ п—осмёливается прибавить—для него. Эти шесть дней будутъ прекрасны не только въ лётописяхъ Москвы, но п въ лётописяхъ его царствованія: ихъ означитъ не громъ побёдъ, не звукъ оружія, но память народная, переживающая преданія браней.

Государь провель сіп дни среди неожидавшаго его народа и видѣль, что можеть одинь взорь, одно слово его. Народь видѣль царя своего, и это великодушіе, эта внушающая благоговѣніе, неизмѣняемая кротость и простота, съ какою

всюду являлся, всюду виденъ былъ повелитель шестой части Свѣта 1, возвышали и умиляли душу. Посвящая въ тишинѣ кабинета большую часть дня трудамъ, которыми рѣшаются жребій царей и народовъ, счастіе и судьба нѣсколькихъ сотъ милліоновъ, въ остальное время государь былъ въ Москвѣ или благотворителемъ, или добрымъ собесѣдникомъ, участникомъ радости и веселія своихъ подданныхъ. Мы исчислили посѣщенныя и мъ благотворительныя и учебныя заведенія; но надобно знать, каковы были сіи посѣщенія. Въ каждомъ являлся онъ попечительнымъ, ободрялъ, награждалъ, хвалилъ доброе, кротко наставлялъ неисправное, входилъ во всѣ подробности; въ кадетскомъ корпусѣ онъ говорилъ и игралъ съ дѣтьми, довольный отличнымъ порядкомъ сего заведенія. — «Не жалѣйте издержекъ для добра—пусть только будетъ хорошо»!—сказалъ онъ въ другомъ заведеніи. Золотыя слова!— Мы упоминали о 50-ти тысячахъ, опредѣленныхъ имъ для бѣдныхъ обитателей Москвы. За билетъ для концерта Глазной лѣчебницы онъ приказалъ выдать 5.000 рублей. Милости, награды, ободренія изливались отъ него на все, заслужившее награду.

Выставка издёлій московской промышленности будеть для насъ всегда памятна. Огромная зала во дворцъ заставлена была столами, около стънъ поставлены были нарочно сдъланныя рамы, и блестящая выставка, составленная въ нъсколько часовъ, слъдственно, безъ всякихъ предварительныхъ приготовленій, была неоспоримымъ доказательствомъ истины, какъ быстро, какими исполинскими шагами идетъ Россія по всъмъ частямъ общественнаго богатства и образованія. Тутъ находились произведенія русскихъ прядиленъ хлопчатой бумаги, шелки русской размотки, мериносовая шерсть съ русскихъ овчарень, бумажныя, шелковыя, хрустальныя издълія, столовое б'ялье, стальныя вещи, иглы, перчатки, табакерки, фарфоръ, бронза, шали, химическія произведенія. Мы не можемъ входить здёсь въ подробное исчисленіе того, что являла любопытная выставка во дворцѣ, и потому не упоминаемъ ни обо всъхъ находившихся на ней предметахъ, ни объ именахъ гг. фабрикантовъ и заводчиковъ. Чтобъ судить хотя нъсколько правильно объ успъхахъ нашей промышленности въ послъдніе годы, приведемъ только слъдующіе немногіе примъры: въ Россіи выпрядено уже было въ прошломъ году до 55.000 пудовъ хлопчатой бумаги, а въ нынъшній годъ сіе число удвоится; изъ 32.000 пудовъ шелка, употребляемыхъ промышленностію Москвы ежегодно, 14 тысячь получается уже изъ Закавказскихъ областей, въ томъ числъ 4.000 пудовъ изъ новопріобрътенныхъ отъ Персіи областей. Въ 1803 году у насъ воесе не было мериносовой тонкой шерсти; теперь мы отпускаемъ оной ежегодно за границу на нъсколько милліоновъ рублей, и въ Англіи ръшительно не различають русской шерсти отъ лучшей саксонской. Химическія произведенія нынт вст у наст туземныя, и въ последніе годы доведены до такого совершенства, что удивляють дешевизною и не могуть бояться соперничества иностранцевъ. На выставкъ можно было вдругъ видъть и многообразіе, и совершенствованіе, и пользу промышленности русской. Многіе заводчики и фабриканты находились тутъ,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Говорять, что Петръ Великій составиль карту земного шара и раздѣлиль ее не на четыре извѣстныя тогда части свѣта, но на пять: пятая — была Россія. Мысль геніальная: почитать Россію выходящею изъ границь всѣхъ другихъ обыкновенныхъ государствъ, совершенно оправдывается огромностію, многообразіемъ и исторією Россіи.

каждый при своихъ издѣліяхъ. Государь разсматриваль все съ величайшимъ вниманіемъ, разговариваль со всѣми безъ различія, разспрашиваль каждаго, слушаль замѣчанія, сужденія, заставляль каждаго забывать, съ кѣмъ онъ говоритъ, и изливать душу въ простыхъ, неприготовленныхъ словахъ. «Стоило пріѣхать въ Москву для того только, чтобы видѣть это изображеніе нашей промышленности», — сказалъ наконецъ монархъ, оставляя восхищенное собраніе фабрикантовъ и заводчиковъ, обѣщая имъ всѣ пособія и поощренія и не различая въ словахъ своихъ себя отъ своихъ подданныхъ.

Счастлива Русская земля! И простое описаніе, простое изложеніе того, что мы видѣли, слышали, чувствовали, можетъ показаться пристрастнымъ. Мы не имѣемъ повторить здѣсь, что говорятъ и въ слухъ мыслятъ въ Москвѣ о государѣ; не смѣемъ, ибо не дерзаемъ оскорбить высокаго чувства души, съ какимъ отвергаетъ онъ всякую наружную почесть, всякій блескъ, все, что можетъ показаться лестію. Но мы желали бы, чтобы всѣ слова, все пребываніе въ Москвѣ государя были записаны и пересказаны будущимъ поколѣніямъ историкомъ, скрывшимся въ толпѣ добраго Русскаго народа, который достоинъ своего государя.

О, сколь монархъ благополученъ, Что знаетъ россами владъть!

— сказаль безсмертный пъснопъвець, и мы невольно повторяемъ слова его, ибо надобно было видъть Москву, съ 7-го по 13-е марта, чтобы понять духъ русскій, горячій въ любви, пламенный въ изъявленіи чувства. Не знаемъ, какъ узнаваль народь, гдъ будетъ государь; толпа бъжала за нимъ повсюду. Едва успъваль онъ пріъхать куда нибудь, какъ улица стъснялась народомъ и пестрълась экипажами. Въ концертъ Глазной лъчебницы сборъ, за всъми расходами, простирался до 30.000 рублей; послъ сего, не диво, что въ огромныхъ залахъ и на хорахъ главной залы было тъсно; что экипажи тянулись на нъсколько верстъ, и разъъздъ, при всемъ порядкъ и быстротъ, продолжался съ 12-ти до 5-ти часовъ по полуночи. Въ одинъ изъ выъздовъ государя, на Троицкомъ мосту, ведущемъ изъ Кремля къ экзерциргаузу, народътъсно окружиль сани государя. — «Перестаньте, уроните!» — говорилъ государь ласково народу. — «Нътъ, нътъ, батюшка: русскіе не уронятъ своего государя!» — восклицалъ народъ, и едва согласился оставить сани: такихъ словъ не выдумаютъ...

Казалось, монархъ нашъ хотъть пощадить насъ отъ горести разлуки съ нимъ и удалить всъ изъявленія народнаго восторга при отъъздъ своемъ: Москва подвигнулась бы за нимъ, если бы знала, что разстается съ своимъ государемъ.

Но нѣтъ! Москва не разсталась съ нимъ, и до сихъ поръ всюду о немъ только слово, о немъ только бесъда, и въ богатыхъ чертогахъ, и въ бъдныхъ домахъ. Разсказъ о праздникъ московскихъ мануфактуристовъ лучше нашихъ словъ покажетъ, что чувствуетъ Москва, покажетъ, что и въ его отсутстви Онъ съ нами любовью къ нему.

Бывшіе на выставкъ мануфактурных издълій во дворць, фабриканты и заводчики хотъли ознаменовать сіе радостное для них событіе празднеством въ кругу своемъ. Марта 18-го, собрались они въ залъ Купеческаго собранія, гдъ приготовленъ былъ богатый объдъ; въ собраніи их находились г. московскій гражданскій губер-

наторъ, многіе вельможи и чиновники. Порядокъ, при общемъ удовольствіи, былъ совершенный. Провозглашены были тосты за здравіе государя императора, е го августъйшаго семейства; чувство яркое являлось при сихъ священныхъ именахъ, но все еще молчаливо скрывалось оно въ душахъ собесъдниковъ. Послъ желанія здравія уважаемому всты г. министру финансовъ, его сотрудникамъ, начальникамъ Москвы, предложено было за здоровье барона Мейендорфа, бывшаго учредителемъ выставки во дворцъ. Тогда почтенный старецъ, гражданинъ московскій, М. И. Титовъ, просилъ удостопть вниманія, и одинъ изъ бывшихъ тутъ гражданъ, обращаясь къ барону Мейендорфу, сказаль ему слъдующее:

# «Милостивый государь!

«По русскому обычаю, пожелавъ долголътія православному русскому царю и здравія добрымъ его вельможамъ, просимъ дать мъсто нашей ръчи и позволить высказать вамъ немного сердечныхъ словъ, которыя залегли въ душахъ нашихъ.

«Мы собрались здёсь торжествовать тотъ счастливый день, когда въ стёнахъ нашей старой, бёлокаменной Москвы явился царь нашъ, когда мы увидёли среди насъ того, кто потрясаетъ одною рукою Тегеранъ и Стамбулъ, и въ другой держитъ судьбу полуміра, прикрывъ державною порфирою треть Азіи и треть Европы. Онъ явился такъ, какъ по преданіямъ являлись нёкогда его благочестивые отчичи и дёдичи: не царемъ — но отцемъ; не грознымъ — но милостивымъ; не великолъпнымъ — но великимъ. Такъ! только нынъ поняли мы, что значитъ величіе, когда безъ стражи, безъ громовъ, безъ царедворцевъ, мы видёли избранника Божія, и благоговъніе проникало въ насъ отъ одного взора его; душа русская кипъла отъ одного слова его; любовь къ нему сливалась съ счастіемъ нашимъ, какъ душа съ тъломъ.

«Какое же чувство всныхнуло въ насъ, когда въ его царскіе чертоги мы принесли плоды нашего труда, разостлали предъ нимъ наши издѣлія и говорили ему: «Взгляни, государь! когда твои воины громятъ твердыни Азіи и Царыграда; когда ты проводишь ночи безъ сна и дни въ трудахъ, мысля, заботясь о правосудіи, о истинѣ, о благѣ нашемъ, мы также не хотимъ остаться недостойными тебя, мы въ своихъ хижинахъ, въ своихъ домахъ, среди мирныхъ семействъ нашихъ, трудимся для общаго благоденствія; хотимъ умножить богатства и преусиѣяніе нашего отечества фабриками, мануфактурами, издѣліями; хотимъ отнять не оружіемъ, но умомъ, дѣятельностью, трудомъ вѣковыя богатства изъ рукъ чужеземцевъ, разлить ихъ въ нѣдрахъ отечества, спосиѣшествовать ими — и тебѣ крѣпить землю Русскую, и согражданамъ нашимъ быть полезными и помогать тебѣ, и дѣтямъ нашимъ быть полезными и помогать Тебѣ; и дѣтямъ нашимъ просвѣщаться, въ страхѣ Божіемъ и любви къ добру и правдѣ.

«Вы, милостивый государь, были свидѣтелемъ того времени, когда онъ, какъ въ родной семъѣ, сталъ среди насъ, бесѣдовалъ съ нами, ободрилъ насъ привѣтливымъ словомъ, освѣтилъ пріязненнымъ взоромъ... Красный былъ этотъ для насъ день, и долго, долго будемъ мы бесѣдовать, говорить, воспоминать объ немъ: онъ оживилъ насъ новою жизнію въ трудахъ нашихъ.

«Вамъ принадлежитъ честь, вы были виною сего незабвеннаго для насъ событія... Не думайте, чтобы мы хотъли оскорбить васъ хвалою, чтобы мы заставили васъ гордиться словами нашими! Близъ царя нътъ гордости; у русскаго нътъ слова

на лесть! Скажемь, какъ говорили предки наши: да будетъ намъ стыдно, если мы васъ забудемь! Вы, какъ върный сынъ отечества, еще будете полезнымъ землъ Русской — да сопутствуетъ же вамъ наше благословене — останетесь ли вы въ предълахъ отчизны, или, по волъ царя, перейдете на берега Рейна, Сены и Темзы! Въ грустный часъ, когда тяжело будетъ вашему сердцу, въ преклонной старости, когда вы станете отдыхать послъ трудовъ вашихъ, вспомните 11 марта 1830 года, вспомните, что васъ любятъ и помнятъ въ Москвъ, и вамъ будетъ радостно, какъ радостно теперь намъ съ вами, добрымъ нашимъ гостемъ.

«Но, если вы и оставите на время Россію для пользы Россіи, то прежде будете вы въ Съверной столицъ, счастливой пребываніемъ нашего Монарха: вы увидите его, будете съ нимъ бесъдовать, и мы препоручаемъ вамъ наше душевное слово:

«Передайте ему наши чувства; скажите ему, какъ любять его въ Москвъ; скажите ему, что мы, простые граждане, понимаемъ его царскую душу, душу великаго человъка; мы, простые граждане, горячо молимся за него, и кръпкою стъною стоимъ и всегда станемъ окрестъ престола его; что мы понимаемъ достоинство человъка, имъ признанное въ обхожденіи съ нами, въ словахъ и дълахъ его; что мы готовы на дъло, на просвъщеніе, на обогащеніе Россіи промышленностью, наукою, честью гражданскою... Пусть въритъ онъ, что мы уже сознаемъ добро, честь и просвъщеніе... Передайте ему и то, чего нельзя пересказать вамъ словами: жаръ сердецъ нашихъ; слезы радости, какія заставилъ онъ насъ проливать; руки, воздътыя за Него къ Богу; передайте ему перлъ вънца его — любовь народную, и то чувство съ какимъ мы повторяемъ: «Боже, храни царя!» Пусть идетъ онъ впереди насъ, благословенный Богомъ, а мы не посрамимъ земли Русскія!

«Простите, что желая мы не можемъ, не умѣемъ говорить много. Вотъ все, что мы хотѣли сказать вамъ, милостивый государь, и если вы не забудете Москвы, будете помнить объ ней, помнить объ этой минутѣ, — намъ не останется прибавить ничего болѣе, кромѣ того, что да сохранитъ васъ Промыслъ всегда въ радости и счасти».

Впечатлънія, произведеннаго сими простыми, безыскусственными словами, невозможно описать: всъ присутствовавшіе, безъ изъятія, плакали во время ръчи; громкое «ура!» загремъло послъ окончанія оной, и шумный восторгъ продолжался нъсколько времени. Трогательно было видъть, какъ безъ различія чиновъ и званій сердца чувствовали одно, ръчи выражали одно. Сіи слезы, сіи слова — ихъ ничто не изгладитъ въ лътописи царствованія Николая, и чего не объщаеть въ будущемъ Русскій народъ при такомъ царъ!

# XX.

Записка, поданная графомъ Дибичемъ, передъ отъѣздомъ въ Берлинъ, императору Николаю.

Copie de la note rédigée par feu m-r le maréchal comte Diebitsch Zabal kanski en sortant de son audience de congé près de sa majesté impériale à l'occasion de son d.part pour Berlin le—de l'année 1830 et dont l'original a été brûlé d'après la volonté du défunt.

Sa majesté l'empereur croit de la plus haute importance dans les circonstances actuelles de s'entendre avec son auguste beau-père en tout et de la manière la plus précise, tant sur la conduite à tenir pour le moment, que sur les mesures à prendre pour l'avenir. Sa majesté croit, que dans un cas aussi important les explications par écrit ne seraient pas suffisantes, qu'elles ne pourraient pas rendre toujours avec assez de précision le sens même de la pensée et comme elle désire surtout que sa majesté le roi connaisse entièrement les plus secrétes pensées de son coeur dans cette importante affaire, elle a choisi le maréchal comte Diebitsch-Zabalkanski et s'étant ouvert à lui avec nne entière confiance elle l'a chargé de rendre à sa majesté le roi tous les détails de ces sentiments.

Sa majesté désire en tout et avec une entière confiance se régler d'après les conseils de son auguste beau-père suivre dans sa politique une marche entièrement conforme à celle de la Prusse et regarder l'opinion de sa majèsté le roi comme si elle venait de son frère, feu l'empereur d'auguste mémoire. Elle croit d'un autre côté devoir prononcer de sa part son opinion avec une entière franchise. L'empereur en déplorant les malheurs dans lesquels la conduite inconcevable et illégale du roi Charles X a rejeté de nouveau la France et l'Europe entière et étant indigné de la conduite faible des princes de la branche aînée, ainsi que du jacobinisme du duc d'Orléans, ne peut pourtant pas se refuser de reconnaître ce dernier comme devenu le chef légitime de la France par sa nomination comme lieutenant du royaume par le roi Charles X, que lui a même renvoyé le reste de ses braves et fidèles gardes, mais ce n'est que dans cette qualité de lieutenant de Henri V que sa majesté peut regarder le duc d'Orléans comme pouvoir légitime et sa majesté ne pourra changer la persuasion de son coeur que le duc de Bordeaux est le seul légitime roi de France, et que ce n'est qu'après sa mort ou son abdication personnelle que le duc d'Orléans deviendrait roi légitime.

L'empereur malgré cette opinion inébranlable n'est pas d'avis qu'une intervention immédiate dans les affaires intérieures de la France serait désirable. Le roi Charles X ayant signé le premier la charte qui a été octroyée sous l'égide des cours alliées a renoncé par là même au droit de demander leur secours. Une invasion en France sans aggression préalable de la part du gouvernement actuel serait donc probablement regardé par tout le peuple français comme suite de désirs ambitieux d'affaiblir encore leur pays et si même les succès des alliés les rendraient victorieux dans une guerre vraisemblablement devenue nationale, il serait difficile de fixer après le sort de la France vu l'extrême enfance du duc de Bordeaux qui ne pourrait trouver de tuteurs légitimes que dans la famille d'Orléans même.

Mais d'un autre côté l'empereur croit de la plus haute importance de garder dans les déclarations des cours alliées le langage fort de la légitimité pure et simple seul garant solide d'une tranquillité stable des empires et qui ne peut voir dans le duc d'Orléans que le lieutenant du royaume. Si des raisons majeures porteraient les autres cours alliées a réconnaître l'état actuellement existant en France, sa majesté croit que cela ne pourrait être qu'avec de fortes garanties des intentions du chef actuel du gouvernement ou peut-être en suite d'une abdication faite par Charles X au nom de son petit-fils, quoiqu'une telle abdication serait toujours une chose très peu légitime. Elle ne se refuseroit pas à suivre alors l'exemple de ses alliés en sacrifiant sa conviction intérieure au bonheur et à la tranquillité de l'Europe, mais elle garderait toujours dans son coeur le sentiment qu'il n'y a de roi légitime en France que Henri V. Elle s'honorera de n'avoir cédé que le der-

nier à la persuasion de ses augustes alliés et elle ne pourra jamais changer le sentiment intime de mépris que la conduite jacobine du duc d'Orléans lui a suggéré.

Sa majesté prévoit encore la possibilité que le roi Charles X ou le dauphin voyant la conduite du duc d'Orléans contraire à leurs espérances reviennent sur leur résolution et voudraient reprendre les rênes du gouvernement. L'empereur regarderait une telle conduite non seulement comme inconvenante mais comme intièrement illégitime; elle ne pourrait au contraire ne pas voir un principe légitime dans des mouvements pour soutenir la cause de Henri V.

L'empereur partage de tout son cosur les voeux de sa majesté le roi sur le maintien de la paix générale, mais elle ne peut pas se faire illusion sur le peu d'espérances que les circonstances actuelles peuvent donner à ce désir générale. Le bouleversement actuel accéléré par les mesures illégales du gouvernement précédent a été marqué par une marche entièrement démocratique, les changements subversifs faits dans la charte dans le moment même ou on prétend ne s'être insurgé que pour la maintenir, sont tous dans le même sens et entre les déclarations du duc d'Orléans sur les raisons qui le font restaurer les couleurs soi-disant nationales, ses discours à la Chambre des députés, l'entier abandon de celle des pairs et les mesures tout à fait illégales par lesquelles on veut la réduire à une entière soumission et surtout ce gouvernement créé et sanctionné par la popularité du roi et une foible partie d'une chambre qui n'existait pas encore légalement ne peuvent pas rassurer sur les suites. L'empereur voyant l'extrême faiblesse avec laquelle le duc d'Orléans cède à toutes les propositions du parti révolutionnaire a la persuasion que ce dernier ira de pas à pas à demander des concession jusqu'aux institutions entièrement républicaines on forcera le prince à revenir à une opposition tardive qui selon toute vraisemblance amenera les mêmes résultats et avec elles toutes les suites aggressives et tous les malheurs qu'avait produit la première révolution.

Sa majesté désire de tout son coeur que ses appréhensions ne se réalisent pas, mais elle ne se pardonnerait pas de ne pas les avoir montrés d'après sa conviction et de ne pas prendre d'avance toutes les mesures pour rencontrer avec force et énergie toute agression qu'un pareil ordre de choses pourra amener. Elle ne croit pas que dans ce moment des démarches ostensibles puissent être utiles; elles pourraient au contraire augmenter le mouvement des esprits en France, mais il est de toute urgence d'unir les idées des cours alliées pour un cas d'agression qui peut arriver plutôt qu'on ne s'y attend et de se préparer même aux cas d'une guerre d'intérêt national auxquels la conservation d'Alger disputée par l'Angleterre pourra donner la première occasion.

Dans tous les cas l'empereur désire agir d'un entier accord avec ses alliés, mais il lul importe surtout d'en être avec son auguste beau-père. Le désir le plus vif de sa majesté est qu'en cas de guerre contre la France les troupes prussiennes et russes agissent avec la même unité de sentiments qui leur a fait remporter les glorieux succès de 1813 et 1814; elle désire qu'autant que possible l'action de ses troupes dont la masse sera conforme à la grandeur et l'importance du but, se lie entièrement à celle des armées prussiennes, qu'elles soient entremêlées autant que cela ne peut nuire à l'unité de l'organisation générale et que les armées puissent contribuer de toutes leurs forces au plan général d'opération que sa majesté le roi aurait approuvé ou approuverait pour le cas d'une guerre.

Ayant destiné le maréchal comte Diebitsch Zabalkanski au commandement des troupes destinées pour cette guerre, qui du premier moment se trouveront composées de 14 divisions d'infanterie et de 12 divisions de cavalerie tant russes que polonais et connaissant la confiance que daigne lui accorder sa majesté le roi, l'empereur l'a chargé de la communication des détails nécessaires. Il est autorisé de même de convenir avec les personnes que sa majesté le roi désignerait sur tout ce qui toucherait la marche et les opérations des troupes.

D'après la règle ci-dussus énoncée de ne donner pour le moment aucun signe hostile, l'empereur attendra de sa majesté le roi l'avis quand les événements en France se prononceront de manière que sa majesté ne pourra plus croire la guerre inévitable, pour mettre ses troupes en état de guerre et les faire rapprocher de la frontière ce qui demande un temps de 4—5 mois pour les plus éloignées. Si cependant une invasion des français, surtout dans les provinces rhénanes ou en Belgique rendra un secours partiel prompt et surtout la certitude publique sur la coopération russe désirable et que la saison le permis l'empereur se propose de faire transporter par mer à l'endroit qu'il plairait à sa majesté le roi la 2-de division de la garde russe avec son artillerie.

L'empereur en attendant l'appel de sa majesté le roi pour le départ des troupes compte après avoir donné les ordres nécessaires voler à Berlin pour se consulter encore personnellement avec son auguste beau-père et pour combattre à ses côtés les ennemis du repos général.

Рукою графа Чернышева:

St.-Pétersbourg, le 11 Février 1832.

Conforme à l'original.

L'aide de camp général comte Czernicheff.

#### XXI.

Письмо императора Николая графу Чернышеву отъ 5 октября 1830 года.

 $Moscou, \frac{5 \text{ Octobre}}{1830.}$ 

Москва. 5-го октября 1830 г.

Les dépêches que je viens de recevoir, mon cher ami, sont de telle nature, qu'il s'agit sans délai de prendre des mesures d'exécution pour notre entrée en campagne. Le roi des Pays-Bas vient de m'écrire pour me demander en vertu des traités existants un secours militaire. Son impatience à cet égard est telle, que Guillaume me demande en son nom, s'il est possible, l'envoi d'une partie des troupes par eau. Vous sentez vous même que la chose n'est pas faisable dans cette saison. Cette demande tardive, si elle était venue

un mois plus tôt, toutes mes mesures étaient prises pour pouvoir y adhérer. Voici ce dont il s'agit maintenant. Vous commencerez par informer le maréchal Sacken que le 1-r et le 2-d corps, ainsi que le 3-e et 5-e de cavalerie de réserve, doivent immédiatement être mis lur le pied de guerre. Vous savez déjà par l'office d'Edouard, que l'ordre a été donné directement au 5-e corps de cavalerie de réserve de marcher en Wolhynie pour se rapprocher de la frontière. J'envois demain l'ordre au 3-e de cavalerie de réserve (déjá sur le pied de guerre) de marcher en Podolie et d'y prendre des cantonnements en passant provisoirement sous les ordres de Sacken; de même l'ordre a été donné à la 3-e division d'infanterie de se concentrer vers Wilna. Voilà à quoi se bornent les mesures déià prises. Il faut immédiatement commencer l'achat des chevaux d'artillerie pour les 12 pièces et ceux du trains (фурштаты) et pour que cette mesure soit le plus promptement exécutée, vous communiquerez l'ordre d'y procéder directement au comte Pierre Pahlen pour son corps; vous informerez de même mon frère Constantin, qu'il ait à exécuter immédiatement la même mesure pour toute son armée dans la composition qui lui avait été prescrite pour le cas de marche. Vous aurez soin à ce que toutes les mesures soient exécutées avec le plus d'épargnes possibles, et vous vous concerterez la dessus avec le ministre des finances et Grabovsky. Je ne parle pas encore ni des grenadiers, ni de la garde, car je ne les ferai bouger qu'à la dernière nécessité; d'ailleurs les grenadiers peuvent marcher dans 15 jours et nos mesures sont prises en conséquence. Vous écrirez aussi à Pierre Pahlen, tout en informant le maréchal Sacken, de faire passer les 4 bataillons des 4 régiments de ligne de la 4-e division à Riga, pour y faire garnison et les deux bataillons de chasseurs de la même division à Dunabourg. La 1-re division devra être concentrée le plus près possible de la frontière Prussienne, de façon à faire tête de colonne. Je propose pour accélérer la mise au complet des chevaux de la 4-e et 8 brigade d'artillerie pour les fondre dans les autres, quitte à les remplacer par des chevaux nouvellement achetés. Vous informerez de même mon frère, que du moment où le 1-r corps se met sur le pied de guerre, la 1-e division de hussards doit rentrer sous les ordres de Pahlen, il s'entend de soi même, que tous les semestriers des corps, qui doivent marcher, doivent être immédiatement rappelés. Vous informerez de toutes ces mesures Constantin par courrier et de même Dieblitsch, qui doit se trouver près de lui, ou qui est sur son retour. Faites en part à Nesselrode, à qui cette lettre à vous servira d'ample réponse. Le premier contingent dont comme membre de l'alliance je suis contribuable, sera formé de l'armée aux ordres de mon frère, je lui en écris moi-même demain. D'après mon calcul, à moins de deux mois de temps nous ne pouvons être prêts à marcher, du moins avec le tout. Ainsi chaque instant de gagné là dessus sera d'un grand prix. Reste à savoir si rien que la connaissauce de ces préparatifs formidables, dont loin de faire un secret vous pouvez parler hautement, quoique sans affectation, ne préviendra déjà une guerre, que nous désirons tous sincèrement éviter. Vous informerez directement le général Witzleben des mesures, qui viennent d'être ordonnées, en lui disant, pour être soumis au roi, que dès ce moment ci je regarde nos armées comme déjà rèunies, que je désire par conséquent, que pour tout ce qui est rapports militaires entre nous, toute forme diplomatique soit mise de côté, que vous avez ordre de le tenir constamment au courant de tout ce qui se fera chez nous et que je serai trés reconnaissant au roi, s'il daignait permettre qu'on en usât de même à mon égard, dans les formes les plus simples et les plus directes. En voila assez j'espère pour le premier moment, où avec

l'aide de Dieu je serai hors du choléra et des quarantaines, auxquelles je ne pourrai échapper. Grâce au bon Dieu, la maladie diminue chez nous et surtout en intensité. Calmez Cancrin sur ces premières dépenses et tachez de les diminuer le plus possible.

Tout à vous

N.

Hâtez la marche des cosaques.

#### XXII.

# Письмо императора Николая Павловича графу Дибичу.

С.-Петербургъ.  $\frac{1}{13}$  ноября 1830 года.

St.-Pétersbourg, le  $\frac{1}{13}$  Novembre 1830.

Pour le coup, mon cher ami, je perds patience; d'une lettre à l'autre vous m'annoncez ou le départ d'un courrier décisif ou bien votre prochain départ; et voilà bientôt deux mois que ni l'un ni l'autre n'arrive, voilà pour vous l'énigme de ce que je ne vous répondais pas à vos lettres; je voulais répondre à du positif, et ce positif n'arrivait pas. Enfin hier ma femme a reçu une lettre du roi qui lui dit vous avoir encore gardé près de jui pour des raisons importantes. Je veux du moins que vous sachiez que nous nous portons bien, qu'avec l'aide de Dieu nos préparatifs de guerre vont bien et que pour le Décembre nous pourrons marcher avec les 1-r, 2-d, Lithuanie, Polonais et grenadiers, et la cavalerie de réserve; pour ôter même le doute aux résolutions que j'ai fortement et irrévocablement prises, j'ai fait annoncer le tout dans les journaux. Je suis plus convaincu que jamais, que s'il y a encore un moyen de prévenir la guerre, c'est en prouvant aux jacobins de tous les pays que l'on n'a point peur d'eux, que l'on est partout sous les armes et que si même dans ses impénétrables décrets la Providence a résolu que nous devons périr, nous périrons avec honneur et sur la brèche; tel est mon sentiment depuis cinq ans; tel il sera toute ma vie; je voudrais communiquer cette manière de voir partout et à tous; en attendant fesons notre devoir.

L'empereur d'Autriche désire que les armées soient mises sous votre commandement, je n'ai eu garde de refuser, comme une marque de confiance flatteuse et comme un gage de ses intentions. Je suis parfaitement satisfait des sentiments de nos militaires, tous sont prêts et enchantés de marcher, et moi je prie Dieu, qu'il n'en soit pas besoin. Constantin ne veut pas marcher comme commandant en chef; il demande être placé sous les ordres de qui je voudrai.

Mille choses à toutes mes connaissances, si vous êtes encore à Berlin, où je vous adresse ces lignes. Ma femme vous dit mille choses et moi je vous embrasse, étant pour la vie votre sincèrement affectionné.

Nicolas.

# императоръ николай первый

## XXIII.

# Письмо графа Чернышева графу Дибичу.

9-го ноября 1830 года.

Il règne une si grande incertitude sur l'époque de votre retour ici et même sur votre arrivée à Varsovie, cher comte, que j'ai obtenu la permission de sa majesté de vous expédier un courrier par Varsovie à Berlin, afin d'être sûr de ne pas vous manquer. Le but de cette expédition est de vous mettre parfaitement au fait de tout ce qui a été fait ici concernant les préparatifs militaires, ainsi que de la direction que sa majesté compte donner aux différents corps destinés à marcher, pour atteindre le premier point du rassemblement général de l'armée. J'entrerais dans quelques détails sur ces divers points, indépendamment de ceux que vous trouverez dans les annexes à ma lettre. J'espère, cher comte, que vous serez content des mesures ordonnées et de l'extrême activité que nous avons mise à leur exécution.

Malgré qu'il y ait encore des gens assez aveugles pour croire à la possibilité de conjurer l'orage par des conférences et des négociations, la question actuelle est une question d'existence, une question de vie et de mort entre les gouvernements légitimes et la démagogie dans ce qu'elle peut avoir de plus dégoûtant et de plus cynique; il est temps d'opposer une barrière d'airain à cet horrible débordement, qui dans un an, dans quelques mois peut être, embrassera une bonne partie de l'Europe et alors où seraient les moyens de répression. Si les cabinets de Londres, de Berlin et de Vienne avaient pensé là dessus comme l'a fait notre maître chéri, qui dés les premiers instants n'a pas hésité à évaluer toutes les conséquences de ces déplorables événements à leur juste valeur, il y a bien longtemps que le mal aurait dejà été coupé jusque dans sa racine. Quoiqu'il en soit, comme il est de notre devoir de persévérer dans notre marche, de prêcher d'exemple et d'être prêts à tout événement, je vais vous parler de nos formidables préparatifs et de l'époque où toutes les troupes vont être prêtes à marcher.

Vous savez déjà par ma dernière communication que les 1-er et 2-d corps d'infanterie, les 3-e et 5-e de cavalerie, le corps de Lithuanie, celui de réserve sous les ordres de monseigneur le grand duc Constantin et l'armée polonaise ont reçu l'ordre d'achever leurs préparatifs pour le 10 Décembre. Depuis l'empereur a ordonné que la 1-re division de hulans et la 3-ème de grenadiers se tiennent aussi prêtes à marcher le 20 Décembre.

Les détails de toutes les mesures administratives qui ont été prescrites sont consignés dans les notes sub lit. A et B. vous y trouverez aussi tout ce qui a trait aux parcs d'artillerie, aux hôpitaux, à l'habillement des troupes etc.

Les préparatifs pour l'armée polonaise et les corps de réserve de son altesse impériale ont été suspendus, par suite de votre communication à son altesse; leur mise à exécution dépend uniquement de ce que vous lui annoncerez à votre passage par Varsovie; les ordres suprêmes lui ont déjà été expédiés à cet égard, ainsi que les sommes dont elle peut avoir besoin. Monseigneur vient de me prévenir cependant qu'il a ordonné de procéder à l'achat des chevaux pour la brigade des grenadiers comme étant plus éloignée des frontières extérieures du royaume.

Indépendamment de la 3-ème de grenadiers, l'empereur a déjà décidé l'achat des chevaux d'artillerie et de train pour les 1-ère et 2-de de grenadiers de manière que tout le corps deviendra disponible à peu près à la même époque.

Malgré les difficultés et embarras extrêmes qu'éprouve l'administration militaire à cause de ce maudit choléra morbus, et par suite de l'établissement des quarantaines dans la pluspart des gouvernements de l'Europe et de la suspension totale des affaires dans les commissions de Moscou, de Kasan, de Varsovie et autres, et la stagnation des fabriques, ce qui nous place dans une situation telle qu'il n'en a jamais existé de pareille, j'espére qu'avant le départ des troupes tous les corps auront reçu les годовыя вещи et le drap gris pour les capotes по сроку 1831 года; с'est un tour de force dont je serai redevable à l'activité et à l'énergie de Linden.

Je puis vous assurer que toutes les troupes seront décidement prêtes à marcher avant le 1-er de Janvier; le 2-d corps a reçu beaucoup de vieux soldats et sa force ne sera pas de beaucoup moindre que celle du 1-er corps. En général la suspension du nouveau recrutement ne portera pas beaucoup de préjudice aux corps destinés à marcher, car d'après les dispositions de l'empereur, les réserves ont versé dans les troupes actives tout ce qu'elles ont pu d'hommes formés et recevront en place des recrues, de plus nous en avons pris aussi au corps de Finlande.

Je vous envoye, cher comte, pour votre propre connaissance un petit tableau en résumé de toutes les dépenses que coûteront à l'état ces grands préparatifs et ce que l'administration militaire a pris sur son propre compte indépendamment d'effets, d'habillements pour plus de 1.500/m. r. que nous livrerons en sus; il y aura encore à défalquer du total ce que les colonies militaires dépensent de leur côté et dont je n'ai pas encore une connaissance exacte, ainsi que le nombre de chevaux de train qui sont revenus de Turquie et que le comte Sacken a en ordre d'employer pour les parcs au lieu d'en acheter de nouveaux. Je dois ajouter que d'après ce tableau les dépenses sont partagés en deux cathégories: 1-e, en предварительные, c'est à dire, celles qui ont été nécessaires pour mettre les troupes en ètat de marcher et qui toutes sont déjà partis, et 2-d, en послъдующие qui resteront à faire dès qu'il sera décidé qu'on se mettera en campagne.

Voici, mon cher comte, un résumé de tout ce qui a été fait pour les préparatifs, j'espère que cela obtiendra vos suffrages; je n'ai pas parlé de la garde, parcequ'il n'y a pas eu encore d'ordre pour la préparer, mais comme l'empereur la destine à marcher, nous avons pris toutes nos mesures pour qu'il n'y est pas de retard pour la bouger dès qu'il en sera question.

Actuellement je vais vous parler de la direction que l'empereur compte donner à toutes ces troupes et de ce qu'il désire que vous fassiez à ce sujet à Varsovie; j'espère que la détermination de sa majesté sera entièrement dans votre sens, car elle est dans vos principes et que vous n'aurez rien contre. L'intention de l'empereur est de profiter de la position saillante du royaume de Pologne pour y réunir toute l'armée, à l'exception de la garde, qui prendrait par Tilsitt, Koenigsberg, la grande chaussée de Berlin.

Sa majesté m'a ordonné da faire un projet de dislocation à grand trait de tous les corps qui devraient occuper le royaume et préparer les marches routes par divisions dans l'ordre dans lequel elle devraient se placer dans leurs quartiers. L'empereur considère cette concentration de toutes les forces comme un point de rassemblement et de

repos indispensable pour les troupes après la longue marche qu'elles exécuteront et leur court séjour sur les lieux donnera le temps à toutes les branches de l'administration intérieure de l'armée de s'organiser: le but de l'empereur consiste aussi dans l'épargne que l'entretient momentané de l'armée produira au trésor impérial, car sa majesté est dans l'intention d'en charger le gouvernement polonais qui doit à notre trésor plus de 30 millions, qu'on avait l'idée d'employer aux fortifications de Brest et dont on pourra défalquer cette dépense. Le désir de l'empereur est donc que vous communiquiez cela confidentiellement à monseigneur le grand duc et au prince Lubecky et preniez vos arrangements avec eux pour tout ce qui concerne la subsitance des troupes; malgré que sa majesté pense que ce point d'arrêt ne doit pas dépasser les 15 jours, cependant elle voudrait que l'on prépare tout ce qu'il faut aux troupes pour un mois comme je le dis dans ma note. Dès que vous m'instruirez du résultat de vos conférences à cet égard, j'enverrai sur les lieux un colonel de l'état major pour tous les arrangements de détails. Vous verrez sur la carte que tous les corps sont placés de manière à pouvoir suivre les directions que vous leur avez indiquées dans votre note; du reste les avant tous sous la main, il dépendra de vous de les porter dans telle direction que les circonstances du moment pourront l'exiger. Le comte Toll que l'empereur designe comme votre chef d'état major a été invité par moi avant hier pour voir et entendre tout ce qui a été fait chez nous, il a partagé entièrement ces dispositions premières et notre avis à cet égard.

Ma lettre est si longue et je suis si pressé que je vous demande pardon de son décousu; j'espère cependant que je suis parvenu à vous mettre au fait de ce dont il s'agit.

Les nouvelles de Moscou sont bien meilleures; la mortalité diminue et le nombre de ceux qui se rétablissent augmente. Dans le gouvernement de Vladimir, de Jaroslaw elle a presque cessé, mais par contre la maladie fait des grands ravages à Kharkoff et Kherson ainsi qu'à Nicolaîeff; à Odessa il n'y a eu que de légers indices.

Quelques désastreux que soyent les résultats de ce fléau, je considère la contagion morale qui règne en Europe encore plus funeste; pourrions nous y appliquer un remède décisif et l'extirper entièrement.

L'empereur, grâce au Ciel, se porte bien et me charge de vous dire mille choses de sa part; sa majesté vous a écrit depuis peu par une estafette qui est partie pour Berlin. Nous allons attendre de vos nouvelles avec impatience; c'est de ce que vous nous manderez que dépendront nos dispositions ultérieures et la marche des troupes.

N'oubliez pas de sonder Lubecky quant à la direction de l'intendance à laquelle il est si important de songer d'avance; jusqu'à ce moment nous n'avons personne en vue pour ce poste si important.

Agréez, cher comte, l'expression réitérée de mon inaltérable dévouement et amitié.

Tout à vous comte A. Czernicheff.

### XXIV.

Манифестъ императора Николая отъ 25-го января (6-го февраля) 1831 года.

Вожіею милостію

мы, николай первый,

# ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

и прочая, и прочая, и прочая.

Манифестомъ Нашимъ отъ 12 Декабря минувшаго года Мы объявили върнымъ Нашимъ подданнымъ о возникшемъ въ Царствъ Польскомъ возмущении. Тогда, въ самомъ праведномъ Нашемъ негодовании на мятежниковъ, готовясь смирить и наказать ихъ, Мы еще утъщали Себя надеждою спасти заблуждающихся и обольщенныхъ. Гласомъ истины и новыми знаками милосердія Мы хотъли возвратить ихъ къ долгу и съ тъмъ вмъстъ, ожививъ бодрость въ благомыслящихъ устрашенныхъ первыми ужасами бунта, дать имъ возможность остановить усивхи онаго и счастливымъ противодъйствіемъ доказать свъту, что не весь народъ Царства Польскаго достоинъ презръннаго названія измънниковъ. Мы и нынъ удостовърены, что сей народъ несчастный есть токмо слъцая жертва не многихъ злодъевъ. Но сін въроломные продолжають имъ властвовать: они готовять оружіе на Россію, въ безумствъ своемь призываютъ върныхъ подданныхъ Нашихъ къ предательству и наконецъ, 13 сего мъсяца, среди мятежнаго противозаконнаго сейма, присвоивая себъ имя представителей своего края, дерзнули провозгласить, что Царствование Наше и Дома Нашего прекратилось въ Польшъ, а что Тронъ, возстановленный Императоромъ Александромъ, ожидаетъ инаго Монарха. Сіе наглое забвеніе всёхъ правъ и клятвъ, сіе упорство въ эломысліи исполнили міру преступленій; настало время употребить силу противъ незнающихъ раскаянія, и Мы, призвавъ въ помощь Всевышняго, Судію дѣль и намбреній, Повелбли Нашимъ вбрнымъ войскамъ итти на мятежниковъ. Россіяне! Въ сей важный часъ, когда съ прискорбіемъ Отца, но съ спокойною твердостію Царя, исполняющаго священный долгъ Свой, Мы извлекаемъ мечъ за честь и цълость Державы Нашей, соедините усердныя мольбы свои съ Нашими мольбами иредъ Олтаремъ Всевидящаго, Праведнаго Бога. Да благословитъ Онъ оружіе Наше, для пользы и самихъ Нашихъ противниковъ; да устранитъ скорою побъдою препятствія въ великомъ дёлё успокоенія народовъ, Десницею Его Намъ ввёренныхъ, и да поможетъ Намъ, возвративъ Россіи мгновенно отторгунтый отъ нея мятежниками край, устроить будущую судьбу его на основаніяхъ прочныхъ, сообразныхъ съ потребностями и благомъ всей Нашей Имперіи, и положить навсегда конецъ враждебнымъ покушеніямъ злоумышленниковъ, мечтающихъ о раздъленіи. Върные под-

данные Наши! Сія цѣль достойна вашихъ трудовъ и усилій; вы привыкли не щадить ихъ за Насъ и Отечество. Данъ въ Санктиетербургѣ, 25-го Генваря, въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ тридцать первое, Царствованія Нашего въ шестое.

## XXV.

# Письмо фельдмаршала Гнейзенау графу Чернышеву.

Познань. 12-го іюля 1831 года.

J'ai l'honneur d'accuser la réception de la lettre dont votre excellence m'a honor sous la date du 5/17 Juin. Je me sens profondement touché des paroles gracieuses dont sa majesté l'empereur votre auguste maître a daigné m'honorer, dévoué de coeur et d'âme que je suis à un monarque si vertueux, l'ami du roi mon auguste maître.

La mort prématurée du maréchal comte Diebitsch Zabalkanski m'a amèrement affligé. J'ai perdu en lui un digne ami dont j'ai eu occasion de reconnaître les qualités éminemment militaires dans nos guerres contre Napoléon.

A son successeur le maréchal comte Paskiewicz-Erivanski je continuerai tous les bons offices qui sont dans les limites de mes devoirs et dans notre position particulière. Les hautes qualités dont il a fait preuves en Asie laissent favorablement augurer pour la prompte réussite de ses dispositions militaires contre les insurgés, et j'espère qu'il mettra bientôt fin à la guerre scandaleuse que les turbulents polonais ont suscité à la Russie, eux qui jamais, depuis que la Pologne existe, n'ont joui du plus de tranquillité, ni de plus de prospérité nationale que sous le sceptre de l'empereur Alexandre de glorieuse mémoire et sous celui de sa majesté l'empereur actuellement regnant.

Sujet et serviteur de sa majesté le roi de Prusse et jaloux du bonheur et de la gloire de la monarchie Prussienne, je regarde comme un devoir de reconnaissance les voeux que je porte aux armes russes dans la lutte actuelle. Si l'empereur Alexandre, après la retraite de Napoléon du territoire russe, n'eut pas continué la poursuite de l'envahisseur de son empire, s'il n'eut pas continué la guerre, s'il se fut contenté de faire la paix avec lui, la Prusse serait encore sous l'influence de la France et l'Autriche n'aurait pas levé le bouclier contre elle. Alors point d'isle de S-te Hélène. Napoléon vivrait encore et Dieu sçait comment il aurait vengé sur d'autres les désastres qu'il avait essuyé chez vous. Notre indépendance actuelle, nous la devons à votre alliance et vous nous rendrez la justice que nous avons taché de la consolider par nos efforts.

Dans ce moment les correspondances de Varsovie nous apprennent que Skrzynecki avec son armée va passer par Modlin, apparemment pour se jeter sur les derrières de votre armée dont 15.000 hommes se trouvent déjà à Plock; je m'imagine qu'il y aura bataille sur la rive droite de la Vistule; qu'elle soit propice!

Votre excellence veuille agréer l'expression réitérée des sentiments d'amitié et d'affection avec lesquels j'ai l'honneur d'être son très humble ei très obéissant serviteur, le maréchal

comte de Gneisenau.

По ошибкъ Гнейзенау поставилъ 1813 годъ. Posen, 12 Juillet 1813.

### XXVI.

# Собственноручная записка императора Николая о польскомъ вопросъ 1.

Ecrit autographe de sa majesté l'empereur Nicolas.

La Pologne fut de tous temps la rivale, l'ennemie la plus implacable de la Russie; ce fut évident lors des événements qui amenèrent l'invasion de l'année 1812, et dans cette campagne ce furent encore les polonais, qui, plus acharnés que tous les autres contribuables de cette guerre, commirent le plus d'excès ², par les mêmes sentiments de haine et de vengeance, qui les animaient dans toutes les guerres avec la Russie. Dieu ayant béni notre sainte cause, nos armées conquirent la Pologne. Ce fait est incontestable. L'an 1815, la Pologne a été donnée à la Russie par droit de conquête. L'empereur Alexandre crut assurer les intérêts de la Russie, en recréant la Pologne comme partie intégrante de l'empire, mais avec le titre de royaume, une administration et une armée distinctes. Il lui octroya une constitution, qui, en réglant son état futur, payait par un bienfait spontané tous les maux que la Pologne n'avait cessé de verser sur la Russie. C'était la vengeance d'une belle âme! mais ce but a-t-il été atteint?

J'ai dit plus haut, que le premier but était d'assurer les intérêts de l'empire, en recréant la Pologne heureuse et prospérant sous la protection et par les liens de la Russie. Il est bien positif que ce petit pays, ruiné, abîmé par des guerres continuelles, par les efforts d'une suite de révolutions, par le passage fréquent d'une domination à une autre, en 15 années de temps est parvenu à un état de prospérité remarquable; ses finances étaient non seulement suffisantes pour les besoins du pays, mais offraient un effectif dans le trésor, qui seul suffit, depuis près d'un an, à tous les besoins de la lutte actuelle. Enfin, une armée, créée à l'instar de celle de l'empire, fournie de tout et richement dotée dans les arsenaux, sans que le pays ait supporté aucune charge, parvenue à une rare perfection, a suffi pour former les cadres pour 100.000 hommes. Quel bien en est donc résulté à l'empire? Des sacrifices énormes ont été faits pour sa conquête, quoique confondus avec les autres opérations de l'année 1813 et 1814; d'autres tout aussi forts, durant 15 ans, ont été faits tant pour entretenir et doter l'armée, que pour armer les places et fournir à l'entretien onéreux du noyeau des troupes qui leur servait d'instructeur.

L'empire était inondé des produits polonais au détriment de sa propre industrie, enfin l'empire portait toutes les charges de son acquisition nouvelle, sans en avoir retiré d'autre avantage que l'effet moral d'un titre de plus à ceux du souverain. Mais le mal a été réel. Les provinces anciennement polonaises, voyant près d'eux leurs frères jouir d'une nationalité réelle, abusive même, pensèrent plus que jamais à se soustraire à la domination

Настоящій списокъ снять съ подлинника и только въ тѣхъ его мѣстахъ, которыхъ невозможно было разобрать, съ копіи графа Нессельроде.

<sup>1</sup> Записка эта написана собственною рукою императора Николая карандашемъ, отчасти уже стершимся, но при ней находится копія, переписанная рукою графа Нессельроде съ нѣкоторыми, впрочемъ, незначительными измѣненіями въ словахъ и фразахъ.

<sup>2</sup> Не разобрано. Въроятно, d'excès.

de l'empire. Aussi à la première étincelle, on a vu ces provinces prêtes à se bouleverser et influencer ainsi de la manière la plus désastreuse sur les opérations de l'armée. Un autre mal, plus réel encore, était celui de l'exemple d'un ordre de choses conforme aux idées du jour, presqu'impraticable dans le royaume et par conséquent impossible dans l'empire. Les espérances qu'on a conçues portèrent un coup terrible au respect et à l'ordre public et amenèrent pour la première fois aux malheureux résultats découverts à la fin de 1825. Le coup porté, l'exemple donné, il est difficile de supposer que dans un temps de troubles et de bouleversements universels, ces idées ne continuent à germer, malgré l'expérience de leur illusion et de leurs sui es désastreuses. En un mot, c'était détruire ce qui faisait la force de l'empire, c'est à dire, la conviction qu'il ne pouvait être fort et grand que sous un gouvernement monarchique et un souverain autocrate. Ce qui était faux dans la base, ne pouvait se soutenir longtemps. A la première secousse, l'édifice a croulé, les intérêts étant différemment compris dans les deux pays, il en résulta une divergence d'opinions sur une question vitale, sur celle d'envisager et de juger les crimes contre la sûreté de l'état et la personne du souverain. Ce qui fut regardé et puni comme tel dans l'empire fut justifié et trouva même des apologistes dans le royaume. Des embarras inextricables s'en suivirent, les esprits s'aigrirent, les polonais se fortifièrent dans leur dessein de se soustraire à la domination russe et amenèrent enfin à la catastrophe de l'année 1830.

Néanmoins toutes les voies de conciliation compatibles avec la dignité de la Russie furent encore tentées, mais en vain. Les serments furent partout violés, la trahison devint générale et toute possibilité d'un accommodement disparut. Ce fut alors que les armées russes s'ébranlèrent. Elles marchèrent pour venger leur honneur national blesse dans ce qu'il y a de plus sacré et par la plus noire des ingratitudes. D'inouis sacrifices en tout genre se font tous les jours pour atteindre ce but. Mais quand il aura été rempli et lorsque la question aura été tranchée par la voie des armes, que sera le résultat auquel il faudra viser? ou plutôt quel sera dans cette circonstance le véritable intérêt de la Russie?

Tout ce qui se fait et tout ce qui passe encore en Pologne prouve évidemment que le moment de la générosité est passé, l'ingratitude des polonais l'a rendue impossible et dans les arrangements qui la concernent tout doit être subordonné, à l'avenir, aux vrais intérêts de la Russie. Ce point admis, il est impossible de ne pas convenir que l'intérêt russe ne saurait se trouver dans la construction d'un royaume de Pologne, tel qu'il fut crée en 1815 et conservant sa constitution. Il s'agit non seulement de mettre la Pologne matériellement hors d'état de nuire à la Russie, mais il faut encore considérer quel dédommagement elle peut obtenir de ses pénibles sacrifices et quels avantages elle peut retirer de la possession de la Pologne? Le premier point est facile à répondre: rien ne peut payer la Russie des sacrifices et des pertes qu'elle n'a faits que pour venger l'honneur national. Quant à la seconde question, il me paraît que la Russie ne peut retirer de la Pologne, telle qu'elle est, aucun avantage réel, et ce qui est plus important encore, qu'il n'y a pas même de garantie pour l'empire, pour l'avenir, qui puisse lui assurer la paisible possession de ce pays. Fidèle donc au principe que j'ai mis en tête, c'est à dire, celui du véritable intérêt de la Russie, je crois que la seule manière de se rendre compte de cette question est la suivante.

La Russie est une puissance forte et heureuse par elle-même, elle ne doit jamais être menaçante pour les autres puissances ses voisines, ni pour l'Europe. Mais elle doit avoir

une position imposante, défensive, telle à rendre toute agression impossible. En jettant les yeux sur la carte, l'on est effrayé de voir la frontière du territoire polonais de l'empire toucher presqu'à l'Oder, tandis que les flancs se trouvent retirés derrière le Niemen et le Boug pour s'appuyer à la Baltique près de Polangen et à la mer Noire près des bouches du Danube. Cette pointe contient une armée pour la maintenir dans la soumission. Ce pays ne rapporte rien à l'empire. Il ne peut au contraire exister que par les sacrifices continuels que l'empire doit lui faire pour qu'il puisse suffire aux besoins de son administration. Il est donc convaincant que les avantages de cette incommode possession sont nuls, les inconvenients graves, même menaçants. Reste à décider, comment pouvoir y remédier? Je n'y vois qu'un seul moyen, et le voici.

Déclarer que l'honneur russe a été amplement satisfait par la conquête du royaume, mais que la Russie n'avait pas d'intérêt à posseder une province dont l'ingratitude avait été aussi flagrante; que ses véritables intérêts lui dictaient de fixer ses frontières à la Vistule et au Narew, qu'elle abandonne le reste comme indigne de lui appartenir, en laissant à ses alliés le soin d'en faire l'usage qu'ils voudraient. Que fidèle, cependant, à ses principes, la Russie accordait à la portion du royaume qui lui resterait la jouissance de ses lois et institutions, en tant qu'elles seraient compatibles avec les vrais intérêts futurs. Que le titre de royaume de Pologne resterait attaché à cette portion du pays et pour que ce nom porté par une autre fraction ne recréa point un nouvel état hostile à la Russie, ce qu'elle ne souffrirait en aucun cas.

#### XXVII.

Собственноручная записка императора Николая отъ  $\frac{7}{19}$  апрѣля 1831 года о планѣ дѣйствій противъ польскихъ мятежниковъ.

Tous les avantages que nous possédions à l'ouverture de la campagne ont été totalement perdus par une suite de circonstances malheureuses, qu'il est inutile de répéter ici, mais qui pour le moment rendent l'issue de la guerre problématique. Notre armée est forcée de se replier vers les frontières pour se concentrer et pour tâcher de trouver les moyens de subsistance qui lui manquent totalement et qui menacent de ne pouvoir être rassemblés ni bientôt, ni même en quantité suffisante, par la pénurie et l'on peut même dire la famine qui régne en Wolhynie, et le manque total de tout ce que nous pouvoins espérer de la Lithuanie, depuis que ce pays est en insurrection.

Il est permis de douter que l'ennemi nous permette de réunir même, par son inaction, nos nouveaux moyens et le plus probable est, que profitant de son initiative il cherchera soit à surprendre nos cantonnements fort étendus, ou à battre nos détachements fort isolés à Zéléchof et surtout à Tyrchin, où même à tenter un coup contre la garde. Quand même il vous serait permis de reprendre l'offensive dans la direction de la haute Vistule, nous serons forcés de passer de rechef par un pays épuisé, fort mal disposé contre nous et qui stratégiquement ne nous offre aucun avantage, nous portant après le passage dans un pays, où la résistance sera opiniâtre, car cette partie du royaume est connue pour

être la plus belliqueuse. Toute communication de l'empire se fera difficilement et tous nos transports devront toujours passer par le même pays épuisé, que nous sommes forcés d'abandonner dans ce moment-ci. Après le passage il faudra se couvrir de la gauche exposée aux insultes de tout ce qui se forme du côté de Cracovie et rétraverser un pays, en approchant de Varsovie, que l'ennemi a épuisé à dessein, nous attendant de ce côté. Je propose en échange un tout autre plan. Le voici.

Faire à l'instant même les marchés, même les plus onéreux, pour former des magasins en blé et fourage tout le long de la frontière prussienne, en Prusse même, ce dont il est facile de convenir avec ce gouvernement, directement par Tengoborsky. Au lieu de faire appuyer la garde sur la gauche vers le Bug, de la laisser où elle est, ou même de la retirer plus au fond du Palatinat vers Augustof, de faire filer tout ce qui arrive du 2-e corps vers Lomza. En même temps tout le 3-e corps approcherait des frontières avec le 4-e de cavalerie de réserve et la 5-e de lanciers pour renforcer Rüdiger dans ses positions actuelles. Tous ces corps seraient remplacés à fur et mesure par les nouveaux bataillons de réserve des 24, 25, 26 divisions qui sont déjà à la hauteur de Novgorod—Wolynsk, et par une partie de la 18-e division à Kamenetz. Le 6-e corps (les restes) réuni aux bataillons de réserve, qui devaient former la nouvelle 26-e seraient réunis près de Brest, où près de Terespol, où l'on ferait incontinent commencer une tête de pont, et le tout sous les ordres de Sacken le maréchal.

En même temps tout le reste de l'armée, c'est à dure les 1-r et le corps de grenadiers avec le 3-e corps de cavalerie de réserve et le détachement de la garde de Varsovie avec sa brigade de grenadiers, fileraient à droite par Droguitschin, Melniky ou Nur sur Ostrolenka, où tous les derniers moyens de subsistance devraient être dirigés de suite.

Tout le pays entre le Wepri et le Bug devrait être abandonné à des forts partisans, et bien choisis pour être tenu au courant des mouvements de l'ennemi. Kreutz avec la 1-re de dragons couvrirait Rüdiger, et en cas de nécessité se retirerait comme Rüdiger lui même dans nos frontières et ne rentrerait en Pologne, que pour talonner ce qui se riplierait. L'armée étant parvenue à Ostrolenka, marcherait ayant fait rentrer le détachement de Sacken, le 2-e corps sur Pultusk et Sierotsk, suivis par les grenadiers; arrivé à ce point important, l'on y laisserait un bataillon de sapeurs et une ou deux brigades pour le remettre en état de défense, et y tenir garnison. Le 1-r corps suivi de la garde marcherait par la route parallèle sur Pzaznitz et Ciehanof, et toute l'armée se réunirait à Plonsk; si l'ennemi débouchait de Modlin, pour chercher une bataille on la lui livrerait avec des forces supérieures, s'il ne bougeait pas, l'armée laisserait momentanèment le 2-e corps à Plonsk et chercherait un passage à Plotzk ou au dessous, pour lequel on ferait louer on acheter des bateaux en Prusse. Il va sans dire que la droite du 1-r corps et de celui de la garde aurait un détachement léger pour marcher par Mlava, Biezun sur Lipno, pour explorer tout ce pays et en assurer la tranquillité. A Néchava l'on pourait aussi faire lancer un partisan sur l'autre rive pour nettover la rive opposée.

Le point le plus avantageux sur la carte me paraîtrait devoir être Plotsk; il est possible qu'il s'en trouve de meilleur. Le passage effectué le cours de la Vistule nous assure nos subsistances. Il faudra tâcher de se porter de suite avec toutes les forces réunies par Gombin pour gagner la chaussée et marcher directement contre l'ennemi pour le chercher et le battre, s'il n'aura pu empêcher le passage, ce sera à Sochatschef probablement qu'il cherchera à livrer bataille, la position y étant forte et bonne.

Ce plan d'opération hardi, mais nullement avantureux, offre l'immense avantage d'assurer nos approvisionnements et d'en être à fort peu de distance et de surprendre l'ennemi qui ne s'y attendra nullement, car l'on fera toujours mine de vouloir conserver ses préparatifs à Tirchin, et enfin, il coupe la communication morale de l'ennemi avec l'Europe qui passe par la Prusse.

Telle est mon opinion, vous me répondrez et ferez selon votre conviction à vous deux avec Toll, mais j'en exige la réfutation par écrit.

## XXVIII.

Два всеподданнъйшихъ донесенія графа Толя о кончинъ графа Дибича.

29-го мая 1831 г., подъ Полтускомъ д. Клещево.

1.

Съ сокрушеннымъ сердцемъ я вижу себя въ обязанности донести вашему императорскому величеству о горестной внезапной кончинъ господина главнокомандующаго, графа Дибича Забалканскаго, умершаго нынъ въ 12-мъ часу до полудни, отъ припадка холеры въ одной изъ высшихъ ея степеней.

Вчерашняго 28-го числа рано утромъ онъ нъсколько жаловался, что дурно себя чувствуетъ; но, однако, весь день казался совершенно здоровымъ, объдалъ и вообще кушалъ по-обыкновенному, былъ веселъ и ни малъйшаго не подавалъ поводу къ какому либо не только опасенію, но даже сомивнію. Вечеромь дегь онь, но обыкновеню, въ послъдние дни принятому, около 10-ти часовъ; вскоръ послъ былъ разбужень для нъкоторыхъ нужныхъ по службъ дълъ, и во все время сіе казался столь же здоровымъ, какъ и веселымъ. Вдругъ около третьяго часа ночи почувствоваль себя дурно, призваль людей, запретя имъ, однако, кого либо будить и даже доктора призвать. Въ четвертомъ только часу видя нездоровіе свое усиливающимся, онъ приказаль позвать лейбъ-медика Шлегеля, но кого либо другого возбраниль тревожить. Велъдъ за прибытіемъ своимъ докторъ усмотрълъ признаки холеры, кои постепенно увеличились до самой несомнънной и даже сильной степени. Изверженія и испорожненія продлились нісколько часовь. Немедля пущена была кровь, поставлены пьявки, употреблены сильнейшія средства къ оттиранію и преподаны всё возможныя пособія. Графъ оставался все въ совершенной намяти; подходящихъ къ нему лицъ, кромѣ медицинскихъ просилъ немедля удаляться, опасаясь сообщить имъ заразу. Около семи часовъ усилія медиковъ вывели потъ, и больной нъсколько успокоился; до того времени корчи немного показывались, и страданія ограничились болже жаромъ и дрожью; послъ осьмого часа они начались частью въ ногахъ; частью же боль бросилась во внутренность, и терзанія, съ перемежками продолжавшіяся до 10-ти почти часовь, казались чрезм'трными. Около 10-ти часовъ вопль страждущаго н'эсколько уменьшился, но силы жизненныя видимо ослабівали; дыханіе дізалось постепенно трудийе;

вскорѣ наступилъ родъ безжизненности, прерываемой лишь рѣдкими движеніями головы; взглядъ совершенно потухъ, и наконецъ въ  $11^{1}/_{4}$  часовъ невозвратная потеря наша свершилась, и Всевышнему Промыслу угодно было лишить армію достойнаго ея предводителя.

Среди столь горестнаго положенія я знаю всю важность лежащихъ на мить обязанностей и смтю завтрить ваше императорское величество, что къ усерднъйшему выполненію, оныхъ направлены будуть вст мои усилія и вся безусловная моя къ службт преданность. Главнокомандующему угодно было уже утромъ приказать мить принять командованіе арміею. Я съ симъ вмтстт исполню сіе и приму временное, до полученія повелтній вашего императорскаго величества, начальство надъ арміею, согласно съ правилами, въ учрежденіи о большой дтиствующей арміи изложенными. Вст дтиствія мои будуть направлены къ той же цтіли и сходно съ ттым же видами, о коихъ главнокомандовавшій самъ неоднократно доводиль уже до свтатня вашего императорскаго величества, особенно въ послітднихъ собственныхъ донесеніяхъ своихъ.

По важности настигшихъ насъ обстоятельствъ я считаю обязанностью отправить сіе донесеніе мое немедля и вдвойнѣ, чрезъ Брестъ и чрезъ Пруссію.

Тъло покойнаго будетъ вскрыто и бальзамировано и до времени сложено въ Ломзъ, а буде возможнымъ окажется, то въ Пруссіи. Насчетъ дальнъйшаго отправленія онаго я испрашиваю повельнія вашего императорскаго величества.

Генераль-адъютантъ графъ Толь.

2.

29-го мая 1831 г., д. Клещево.

Изъ всеподданнъйшаго донесенія моего вашему императорскому величеству усмотръть изволите роковую участь, постигшую побъдоносную армію вашего императорскаго величества. Я, согласно учрежденія большой действующей армін, приняль временно командованіе надъ оною и посвящу всё мои слабыя силы и способности слъдовать видамъ и предположеніямъ покойнаго генераль-фельдмаршала. За всъмъ тъмъ, я, какъ истинный сынъ отечества и върный слуга вашего императорскаго величества, не могу умолчать, что скорое назначение главнокомандующаго надъ оною необходимо, ибо я чувствую себя неспособнымъ принять на себя столь важную обязанность, о чемъ предварительно въ письмахъ покойнаго фельдмаршала сіе чистосердечное мое признаніе доведено было до св'яд'внія вашего императорскаго величества. Съ назначениемъ же новаго главнокомандующаго я готовъ, буде вашему императорскому величеству угодно, остаться въ нынъ занимаемой мною должности; въ противномъ же случать всеподданнъйше прошу о назначени меня, согласно представленія покойнаго генераль-фельдмаршала, въ письмі его отъ 11-го числа къ вашему императорскому величеству изложеннаго <sup>1</sup>. Въ заключение еще присовокупить обязываюсь, что для пользы службы полагаю я необходимымъ, хотя на первое время

Въ письмъ графа Дибича отъ 11-го мая 1831 года главнокомандующій сообщаль о необходимости даровать графу Толю временный отдыхъ вслъдствіе совершеннаго упадка его физическихъ силъ послъ трудной зимней кампаніи.

командованія новаго главнокомандующаго, оставить всёхъ главныхъ начальниковъ управленія главнаго штаба армін въ теперешнемъ его составъ.

Съ чувствами всеподданивищей преданности имвю счастіе быть, всемилостивъйшій государь, вашего императорскаго величества върноподданивишій

графъ К. Толь.

### XXIX.

Предположение графа Паскевича-Эриванскаго о дальнъйшемъ ходъ кампании противъ польскихъ мятежниковъ въ маъ 1831 года.

1.

Предполагая переходъ Вислы ниже Варшавы, нужно настоятельно просить прусское правительство, дабы оно позволило заготовить въ крѣпости Торнѣ 100.000 четвертей провіанта и 100.000 четвертей овса. Тѣмъ лучше, если и въ другихъ мѣстахъ въ Пруссіи, по назначенію главнокомандующаго, фельдмаршала графа Дибича Забалканскаго, будетъ сдѣлано таковое заготовленіе; также въ Торнѣ приготовить мостъ, или суда для моста, и притомъ до ста большихъ лодокъ, называемыхъ берлинскими, ходящихъ по Вислѣ и подымающихъ до ста человѣкъ, на коихъ 10.000-й корпусъ можетъ быть переправленъ въ одинъ разъ, для сдѣланія тотъ же часъ на той сторонѣ тетъ-де-пона и потомъ для устроенія моста. Такимъ образомъ переправа можетъ быть готова въ 48 часовъ.

2.

На мѣстѣ переправы при устроеніи моста сдѣлать сильныя укрѣпленія съ обѣихъ сторонъ; въ сихъ укрѣпленіяхъ должны быть сложены: 1) магазейны, 2) всѣ военные запасы, 3) госпитали и 4) обозы, неудобные къ движенію.

3.

Имѣть осадную артиллерію и осадный паркъ, хотя одну комплектную роту и по 100 выстрѣловъ на орудіе.

4.

Нанять въ Пруссіи для поднятія магазейновъ до 4.000 большихъ повозокъ, которыхъ тамъ можно найти большое количество. Симъ самымъ можно уменьшить обозы, столь обременительные при переправъ. Денегъ не жалъть для заплаты подволчикамъ.

5.

Если бы по непредвидимымъ обстоятельствамъ найдено было выгоднъе сдълать переходъ на верхней Вислъ, то и въ такомъ случаъ сіи приготовленія въ Пруссіи весьма нужны, ибо, обошедши по лъвой сторонъ Вислы Варшаву, можно стать такимъ

## императоръ николай первый

образомъ, чтобы имѣть соединеніе съ магазейномъ, находящимся въ Торнѣ, и притомъ предполагаемое на Вислѣ близъ Торна укрѣпленіе, заключая въ себѣ депо и переправу, будетъ нужно, какъ для доставленія запасовъ, такъ и во избѣжаніе двухъ комуникаціонныхъ линій.

6

Устроивши такимъ образомъ сей пункть, итти на Варшаву.

#### XXX.

Письмо императора Николая князю Паскевичу отъ 4-го сентября 1831 года.

Царское Село. 4-го (16-го) сентября 1831 года.

Слава и благодареніе всемогущему и всемилосердному Богу! Слава тебѣ, мой старый отецъ командиръ, слава геройской нашей арміи! Какъ мнѣ выразить тебѣ то чувство? Безпокойство, которое вселило во мнѣ письмо твое отъ 24 часла, все, что происходило во мнѣ тѣ три безконечные дня, въ которые между страха и надежды ожидалъ роковой вѣсти, и наконецъ то счастіе, то неоцѣнимое чувство, съ коимъ обнялъ я твоего вѣстника?

Ты съ помощію Бога всемилосерднаго поднять вновь блескъ и славу нашего оружія, ты наказаль въроломныхъ измѣнниковъ, ты отомстиль за Россію, ты покориль Варшаву—отнынѣ ты свѣтлѣйшій князь Варшавскій! Пусть потомство вспоминаетъ, что съ твоимъ именемъ неразлучна была честь и слава россійскаго воинства; а имя твое да сохранитъ каждому память дня, вновь прославившаго имя русское. Вотъ искреннее изреченіе благороднаго сердца твоего государя, теоего друга, твоего стараго подчиненнаго. Ахъ! зачѣмъ я не летѣлъ за тобой попрежнему въ рядахъ тѣхъ, кои мстили за честь Россіи, больно носить мундиръ и въ таковые дни быть приковану къ столу, подобно мнѣ, несчастному.

Потеря наша велика, но благодарю Бога, что не больше; если вспомнить, что брать должно было, и что симъ пріобрътено, такъ почти сказать можно, что даже весьма умъренна. Надо надъяться, что безуміе поляковъ не доведетъ ихъ до того, чтобы вновь начать дъйствія на другомъ пунктъ, для того важно будетъ, что заключать съ Бергомъ, который отлично дъйствовалъ.

Армію, то-есть нижнихъ чиновъ, кромѣ илѣнныхъ, лучше всего распустить всю по домамъ, отобравъ, разумѣется, все оружіе. Офицерамъ считаю лучше дать пашпорты на выѣздъ за границу царства. Тогда мы ихъ избавимся и возвратно не впустимъ. Генераламъ на шего времени велѣть ѣхать всѣмъ въ Москву, придавъ офицеровъ для провожанія, но не арестуя. Чарторижскаго, Лелевеля и подобныхъ арестовать и подъ строгимъ карауломъ отправить въ Кіевъ или Бобруйскъ, впредь до повелѣнія. Такъ же поступить со всѣми редакторами газетъ и журналовъ, кои въ Варшавѣ, или индѣ попадутся.

Ты назначилъ графа Витта и весьма хорошо избраль, ибо его я тебѣ предложить хотѣлъ. Теперь не могу немного не побранить тебя за то, что вопреки обѣщанію мнѣ ты столько подвергался опасности, что надо одной милости Божіей приписать, что хуже съ тобой не случилось. Всѣ въ одинъ голосъ тебя въ томъ винятъ; и точно что бъ было съ арміею и со всѣмъ дѣломъ, ежелибъ тебя не стало! ужасно и подумать, и ты самъ видишь, что при такихъ герояхъ, какъ тѣ, которые у тебя служатъ, некого ободрять своимъ примѣромъ. Стало, полно шалить, отецъ-командиръ.

Ты хорошо сдѣлаль, что отпустиль и Толя и Нейдгарта, а Горчакова и Берга я утверждаю, но послѣдняго не балуй; его надо держать сильно въ рукахъ, а то занесется. Ежели Богъ привель къ тому, что точно кончено, то въ особой запискѣ найдешь мои предположенія и предложенія по нѣкоторымъ предметамъ, которые тебѣ предоставляю приноровить къ твоимъ намѣреніямъ, елико сіе возможно будетъ. Главный предметь—успокоеніе края и возстановленіе въ немъпорядка; второй, столь же важный— устройство арміи, дабы къ веснѣ быть ей сильну, готову и бодру физически и морально, дабы духъ заразы умственной до нея не добрелъ; сіе отмѣнно важно. Все означено въ моей запискѣ.

Необходимо, не теряя времени, приступить къ устройству кръпкой цитадели въ Варшавъ. Пунктъ я избираю близъ, или, лучше сказатъ, вокругъ Александровскихъ казармъ, какъ мъсто въ краю города, на возвышенномъ открытомъ мъстъ, и гдъ есть казармы и строенія на 6 тысячъ гарнизону; сверхъ того, тутъ былъ мостъ новый, который тъмъ важенъ намъ, что переправа черезъ него—не черезъ городъ. Вотъ планъ, на которомъ примърно начертилъ я главныя линіи. Вели сообразить на мъстъ тщательно и пришли мнъ детальный планъ съ твоими мыслями и не медля вели начатъ работу, употребя нашихъ саперъ и жителей по наряду или найму, но лучше по наряду, платя хорошую плату изъ городскихъ суммъ.

Чѣмъ скорѣе цитадель посиѣетъ, тѣмъ лучше. Хорошо бы и Модлинъ намъ получить носкорѣе, тогда весь край нашъ. Извѣстія изъ Персіи лучше, и кажется, что теперь еще будетъ тише; Геленджикъ также занятъ.

<sup>5</sup>/17. Сейчасъ я возвратился отъ молебна, гдѣ мы усердно за тебя и всѣхъ героевъ молились; дай Богъ, чтобы все уже кончено было. Поручаю тебѣ изъявить всей арміи мою благодарность и удовольствіе за ихъ безсмертный подвигъ и посившить представленіемъ къ наградамъ достойныхъ.

Къ тебъ отправляется всего для 1, 2 и 3 корпусовъ по 5.400 человъкъ въ каждый, а въ Гренадерскій 9 тысячъ человъкъ; сверхъ того, по 200 артиллеристовъ въ каждый корпусъ и въ гренадерскую артиллерію 300 человъкъ; вотъ все, что нынъ прислать можно. Къ веснъ же подойдетъ больше, такъ что съ ними и съ выздоравливающими и плъными будетъ комплектъ. Жена тебъ сама пишетъ. Сегодня вышла въ первый разъ въ церковъ. Да хранитъ тебя Богъ, любезный Иванъ Федоровичъ, и дастъ тебъ счастливо довершить святое дъло къ чести, и славъ, и пользъ Россіи. Моя благодарность и дружба тебъ принадлежитъ навъки.

Твой искренно доброжелательный

H.

Дъйствующую армію составить изъ:

Гренадерскаго, 1 ивхотнаго,

- 2 пъхотнаго,
- З пъхотнаго,
- 3 резервнаго кавалерійскаго,
- 4 резервнаго кавалерійскаго,
- 20 казачыхъ полковъ.

Гренадерскій корпусъ, какъ сильнъйшій и самый готовый къ дъйству, поставить корпусной квартирой въ Калишъ. 1-й пъхотный въ Плоцкомъ воеводствъ, 2-й пъхотный въ Ловичъ корпусной квартирой и 3-й пъхотный влъво отъ него до краковскихъ окрестностей, 3-й резервный кавалерійскій въ Варшавъ и Ловичъ по казармамъ, а 4-й резервный кавалерійскій въ Кутнъ и и Колло до Петрокова.

Въ Варшаву присылать поочередно по дивизіи пом'єсячно отъ 1 и 2 корпусовъ, дабы долгой стоянкой не обременять и не баловать въ соблазнахъ города.

Сводная бригада 8-й дивизіи перейдеть въ Модлинъ для постояннаго гарнизона; гвардія и кавалерія ея пойдуть покуда въ Вильно и Гродно зимовать, доколь обстоятельства не объяснятся.

Казачьи полки стануть по границѣ или индѣ, гдѣ нужно будетъ.

Укрѣпленія Варшавы срыть жителями, по непремѣнному наряду, какъ строены ими же были.

Обратить все вниманіе на возстановленіе устройства полковь по всёмъ частямъ, пославъ, коль скоро можно будетъ, генералъ-адъютанта Исленьева, Шипова и генералъ-майора Бергмана, произвесть инспекторскіе смотры всёмъ полкамъ 1, 2 и 3-го корпусовъ, дабы имъть настоящее понятіе объ ихъ состояніи и нуждахъ, и указать сейчасъ, какъ способы все привесть въ должный видъ и порядокъ, и основать правильную доучку молодыхъ полковъ и ожидаемыхъ къ нимъ резервовъ.

Уравнять полки плънными.

Стараться заподрядить сукно для шинелей изъ фабрикъ края.

Въ артиллерію послать генераль-майора Сухозанета для осмотра и устройства. Въ кавалерію изъ флигель-адъютантовъ, знающихъ кавалерійскую службу. Для всего дать печатныя образцовыя въдомости, по образцу того, что сдълано было послъ Турецкой кампаніи, что долженъ знать генералъ Обручевъ.

Велъть въ Варшавъ обыскать всъ польскія знамена и штандарты бывшей нашей арміи и прислать ко мнъ. Найти и у насъ взятыя и отослать въ комиссаріатъ. Всъ революціонныя вещи, какъ-то: шпагу или шарфъ Костюшки, взять и прислать сюда въ Преображенскій соборъ, равно изъ церквей убрать всъ турецкія знамена.

Отыскать и прислать ко миж всё мундиры покойнаго императора, равно всё вещи, собственно ему принадлежавшія въ его кабинетъ. Убрать троны и прочія къ сему вещи и отправить въ Брестъ. Черезъ нѣкоторое время велѣть генералу Бергу поручить кому знающему взять и, осторожно уложивъ, отправить въ Брестъ университетскую библіотеку и кабинетъ медалей, равномѣрно и библіотеку de la Société des belles lettres.

Словомъ, убрать понемногу все, что имъетъ историческую національную цѣнность, и доставить сюда; равно и флагъ съ королевскаго замка. Велъть опечатать архивы и банкъ.

Поручить дипломатическому чиновнику найти всю переписку мятежнаго правительства съ заграничными своими агентами, въ особенности въ Лондонъ и Парижъ. Оно важно, ибо многое намъ откроетъ коварство, которое хорошо изобличить.

Съ прибытіемъ Энгеля, велёть временному правительству открыть свои дёйствія и обратить особое вниманіе на то, чтобъ скопить всё могущія остаться индё суммы.

Новыя бумажки, революціоннымъ правительствомъ въ ходъ пущенныя, уничтожить и объявить, что ни онѣ, ни другія какія либо квитанціи, или бумаги сего правительства, нигдѣ въ платежѣ не будутъ приняты и не имѣютъ болѣе никакого значенія.

Революціонных кокардъ носить не дозволять.

Насчеть національной гвардіи ожидать буду твоего мижнія.

Школу піяристовъ, подъ предлогомъ постройки цитадели, веліть закрыть, а монаховъ сего ордена иміть подъ самымъ строгимъ присмотромъ.

Вотъ и все на нервый случай.

#### XXXI.

Манифестъ объ окончаніи польской войны 1831 года.

Божіею милостію МЫ, НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ, ПЕРАТОРЪ и САМОЛЕРЖЕГ

ИМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всёмъ вёрнымъ Нашимъ подданнымъ.

Возженная измѣной война прекратилась: народъ Царства Польскаго освобождень отъ насилія мятежниковь, и тѣ слабые остатки ихъ полчищь, кои до конца упорствовали въ заблужденіи, тѣснимые отовсюду Нашими храбрыми войсками, удалились въ предѣлы сосѣдственныхъ съ Нами Державъ и тамъ положили оружіе. Вѣрные подданные Наши! возвѣщая васъ о семъ торжествѣ истинно утѣшительномъ, ибо имъ возстановляются спокойствіе и порядокъ, Мы такъ же, какъ при началѣ сей горестной для сердца Нашего борьбы, обращаемся вмѣстѣ съ вами къ Тому, Кто, владычествуя судьбами Царствъ и народовъ, столь видимо благословилъ Наше правое дѣло. Первая мысль Наша, первая жертва хвалы и благодаренія да вознесутся къ Престолу Его. Онъ въ непсповѣдимомъ совѣтѣ Своемъ положилъ подвергнуть насъ новымъ, тягостнымъ испытаніямъ, но посреди ихъ явилъ и новые знаки Своей къ намъ благости, показалъ твердость могущества Россіи, и вѣрныя Наши войска, сію необоримую ограду Отечества, покрылъ новымъ блескомъ славы. Храбрые воины наши оправдали нашу довѣренность. Прославленные подвигами на берегахъ Езфрата, на высотахъ Балкана, Тавра и на поляхъ Румеліи, они въ семъ достопамятномъ бо-

дъе семи мъсяцевъ непрерывавшемся походъ умъли еще превзойти себя, презирая опасности, перенося неимовърные труды и нужды, сражаясь съ препятствіями, самою природою поставляемыми, и съ отчаяннымъ сопротивленіемъ враговъ, не щадившихъ достоянія и крови народа, ими вовлеченнаго въ преступленіе, и рядъ блистательныхъ успъховъ достойно заключенъ покореніемъ Варшавы, гдъ непріятель быль равно изумленъ великодушнымъ мужествомъ побъдителей и уваженіемъ ихъ къ жизни и собственности побъжденныхъ. Но сею кротостію въ побъдъ, симъ безкорыстіемъ и человъколюбіемъ ознаменованы и всъ дъйствія Нашихъ воиновъ въ Царствъ Польскомъ. Помня слова Наши, они среди самыхъ кровопролитій старались уменьшать ужасы сей междоусобной брани, вездё щадили надшихъ заблуждающихся и всёхъ возвращающихся къ долгу принимали, какъ братьевъ. Россіяне! съ помощью Небеснаго Промысла, Мы довершимъ начатое Нашими храбрыми войсками. Время и цонеченія Наши истребять съмена несогласій, столь долго волновавшихъ два соплеменные народа. Въ возвращенныхъ Россіи подданныхъ Нашихъ Царства Польскаго вы также будете видъть лишь членовъ единаго съ вами великаго семейства. Не грозою мщенія, а примъромъ върности, великодушія, забвенія обидъ вы будете способствовать усибху предначертанныхъ Нами мбръ, тъснъйшему, твердому соединеню сего края съ прочими областями Имперіи, и сей Государственный неразрывный союзь, къ утвшенію Нашему, ко славв Россін, да будеть всегда охраняемъ и поддерживаемъ чувствомъ любви къ одному Монарху, однихъ нераздѣльныхъ потребностей и пользъ и общаго никакимъ раздоромъ не возмущаемаго счастія.

Данъ въ Санктиетербургъ въ шестый день Октября въ лъто отъ Рождестаа Христова тысяча восемь сотъ тридцать первое, Царствованія же Нашего въ шестое.

На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано тако:

Николай.

#### XXXII.

## Донесеніе о холерѣ въ 1831 году.

1.

Начальникъ 1-го округа корпуса жандармовъ отъ 22-го іюня 1831 года донесъ, что въ Каретной и Рождественской частяхъ, на улицахъ, въ коихъ учреждены временныя больницы по случаю болѣзни холеры, со дня ея появленія собиралась ежедневно толпа праздныхъ и любопытныхъ людей, болѣе изъ низшаго сословія, трактующихъ о ходѣ сей болѣзни. Вчерашняго же числа, вѣроятно, по случаю праздника собралось въ Рождественской части болѣе, чѣмъ въ прочіе дни, народа, окружили больницу и начали выходить изъ послушанія полиціи. Въ 5-мъ часу пополудни частный приставъ донесъ о семъ сборищѣ оберъ-полицмейстеру, который, пріѣхавъ туда, приказалъ собравшейся толиѣ разойтиться. Въ это время одинъ пьяный изъ толны бросилъ камнемъ въ окно больницы и вышибъ два стекла, не причинивъ впрочемъ дальнѣйшаго вреда. Какъ этотъ человѣкъ, такъ и другіе, около семи, замѣченные въ буйствѣ, взяты полицією подъ стражу.

Оберъ-полициейстеръ приказалъ полиціи рѣшительно разогнать народъ и въ ту же минуту послалъ къ плацъ-майору просить наряда караула для охраненія больницы и отъ С.-Петербургскаго жандармскаго дивизіона приказалъ выслать конную команду на случай усиленія безпорядковъ; почему, по полученіи такого приказанія, въ 10 часу вечера отряжены отъ дивизіона 2 оберъ, 3 унтеръ-офицера и 16 рядовыхъ, съ коими отправился и самъ командиръ дивизіона. Команда прибыла къ Рождественской больницъ въ 10 часовъ, но народъ почти весь уже разошелся. Въ 11 часовъ прибылъ караулъ, и по приказанію оберъ-полицмейстера оставлена половина команды жандармовъ для ночного патруля.

Утромъ сего числа собирался также народъ небольшими кучками у больницы въ домъ Таирова, на Сънной.

2.

Записка дъйствительнаго статскаго совътника фонъ-Фока къ графу Бенкендорфу.

Ce lundi matin.

Nous avons eu quelques accidents fâcheux et tumultueux; mais on les exagère trop. Je suis persuadé qu'avec de l'énergie et des mesures sages on parviendra à bout de les prévenir pour l'avenir. En voici les détailes véridiques.

Aujourd'hui à 8 heures et demi du matin on a amené à l'hôpital central, placé à la Sennoï maison Taîroff, un malade frappé de choléra. Tout d'un coup se sont attroupés une foule de peuple: on a ouvert la voiture qui a été brisée et on en a tiré le
malade qui n'a été pas encore retrouvé jusqu'à 10 heures et demi du matin. De plus la
foule a brisé les vitres dans deux fenêtres du rez-de-chaussée de la maison Taîroff. Les
propos étaient virulentes: «point de guérison; qu'avons nous à faire des médecins; ce
sont eux et la maudite police qui font plus de mal que le choléra. On encombra les hôpitaux des dens qui sont pour la plupart incommodés seulement, ou même bien portants. Nous
sommes tous des russes, nous sommes tous compatriotes, nous réprimerons les injustices de la police et des médecins. L'empereur est notre père, il va arriver; nous nous
jeterons à ses pieds, les persécutions cesseront; au reste, en réprimant celles-ci chacun
ne fait que son devoir comme russe et bon citoven...».

Des mesures de sûreté ont été prises de suite par la présence d'esprit de l'officier de police du second quartier, nommé Kretchetoff. Un officier allait à la tête de 30 hommes relever la garde de la Sennoï; Kretchetoff lui dit: c'est ici qu'il faut monter la garde, voilà un mouvement populaire, il s'agit de défendre l'hôpital. Le colonel de la gendarmerie Panoff se trouvait par hasard sur la place et persuada l'officier de suivre ce conseil, et l'ordre fut rétabli de suite. Plus tard, des détachements de cosaques et de gens d'arme arrivaient sur la place. Il paraît que l'ordre ne sera pas troublé d'avantage.

D'après le premier aperçu, les colporteurs-boulangers paraissent avoir donné l'impulsion au mouvement; on en a arrêté trois, ainsi qu'un individu qui avait arrêté la voiture, où se trouvait le malade. Pour le moment il est impossible de donner des renseignements plus positifs sur la direction du mouvement. Très certainement il y a des moteurs et des instigateurs. Le fait est que l'esprit dans la classe ouvrière et mercantile, surtout des colporteurs (разносчики), est foncièrement mauvais.

Je viens de recevoir des rapports que la nuit déjà il y avait eu des attroupements à la Sennoï et qu'on y avait maltraité des guéritiers (будочники).

Il y a eu également un mouvement populaire à l'hôpital central Рождественской части, mais beaucoup moins violent et qu'on a d'abord appaisé.

Des propos circulent avec véhémence de bouche en bouche et il ne faut pas se dissimuler que le mouvement et la disposition des esprits doivent attirer l'attention du gouvernement. La vigilance et la modération doivent caractériser les mesures de celui-ci, pour ne pas augmenter le mal.

J'ajoute ici un exposé que j'avais ordonné avant-hier déjà à Kobervein de courcher sur papier et qu'il m'a remis hier. Je n'ai pas le temps de le rendre un peu plus lisible; mais vous le comprendrez tel quel.

Je viens de sortir de chez le général Essen, qui m'a reçu parfaitement bien. J'y ai rencontré le général Vassiltchikoff et m-r Peroffsky. Le comité se rassemblera ce soir à six heures. Dieu veuille que le général Vassiltchicoff y introduit plus d'énergie, c'est ce qui manque au brave et excellent général Essen, ainsi que le nom russe et partant la popularité. Attributions inmanquables dans ces circonstances si graves.

Demain je vous entretiendrai avec plus de détail sur toutes ces choses.

Je n'ai qu'un seul désir, c'est celui de pouvoir suffir à ma besogne.

Je vous expédie encore sous ce pli une lettre populaire, projetée par Gretch, qu'il proposera aujourd'd'hui au comité, pour être inserée dans son journal. Je la trouve très bonne et, après avoir parlé moi-même à plusieurs individus de la classe des colporteurs, je suis persuadé qu'elle ne manquera pas d'effet. Je me suis abouché aussi avec Ritter, qui m'a donné une petite note que je n'ai pas le temps de traduire.

Les plaintes contre quelques majors de quartier sont très forts et je crois qu'elles ne sont pas tout à fait dénuées de fondement. M'autorisez vous à en parler au général Essen, ou au comité?

3.

#### Записка Кобервейна.

On a remarqué dès le commencement de la maladie affligeante de la choléra dans cette ville, d'un côté des appréhensions exagérées, d'un autre côté une insouciance comdamnable dans les classes plus élevées et formées de la société—tandis qu'une apathie, presque totale, paraissait régner dans les classes inferieures. Que ces classes moins instruites voyent tout de travers, et qu'influencées peut être par des meneurs malveillants jugent presque toujours mal et faux en fait de politique et qu'elles croyent bonnement à des choses qu'elles ne voyent pas; ceci est peut-être naturel et même inséparable de l'insuffisance de leurs moyens intellectuels; mais qu'elles refusent la croyance à ce qu'ils voyent et qui est palpable—qu'elles méconnaissent la sollicitude paternelle pour leur sort—qu'elles s'y opposent non seulement, mais qn'elles osent anéantir d'une main rebelle ce que la clémence du souverain a fait pour leur bien dans la prévoyance paternelle; ceci serait un phénomène inexplicable si on attribuait a eux mêmes la source de pareils traits d'ingratitude, qui sous tous les rapports font leur malheur. A portée par les localités depuis deux jours à être témoin attentif des événements, et dépourvu de toute partialité, je crois de mon devoir d'en dire ce que j'ai remarqué.

Dès le commencement de la maladie on pouvait aisement remarquer que les mesures prises par le gouvernement pour le salut physique des habitants ne convenaient pas trop au peuple puisqu'elles rétrécissent un peu les habitudes de l'intempérance; mais ces mesures mêmes offraient au moins un asyle contre les suites malheureuses de cette intempérance et le malheureux coupable ou non y trouvait le moyen de mourir soigné, ou de se sauver la vie. La mortalité rapide qui se manifestait aurait du être la meilleure preuve pour ces brutes, que la maladie existait effectivement, malgré ce qu'assuraient les fausses insinuations de gens perfides du contraire. Il n'y a ouvertement que les insinuations de coquins qui ont séduits cette populace effrénée et malheureuse aux excès tumultueux des dernières journées. On a remarqué partout dans les attroupements sur les rues ainsi que dans les cabaks des gens, inconnus au reste, qui menaient la parole faisant accroire qu'il n'existait pas de choléra et comme l'évidence de la mortalité et des malades parlait contre eux, on se donnait la peine de faire sentir au peuple que l'établissement des hôpitaux n'avait d'autres buts que d'y laisser périr les malheureux faute de soin et de nourriture soutenant la connivence des médecins pour le même but par leur traitement se prévalant pour preuve de leurs assertions des anecdotes forgées sur le compte de la choléra à Moscou où on avait agi de même.

Les malades arrivaient en voitures avec un valet de police sur le derrière; tous ces transports excitaient des attroupements et surtout dans la rue qui donne sur l'hôpitale et on raisonnoit déjà dimanche assez haut, pour évoquer quelques mesures de sûreté plus énergique, il aurait suffi si on avait d'abord garni les deux issues de cette rue de trouppes suffisantes, au lieu que tout le dimanche il n'y en a eu que quelques soldats de police au lasaret. Ce n'est qu'après les excès de la nuit dans d'autres quartiers, et qu'on a cru voir quelque mécontentement que quelques gendarmes sont survenus, par malheur les médecins ou la police ont commis des bévues assez grossières exprès ou non. On a envoyé comme atteints de maladie de la choléra des gens en voiture qui ont été ivres la veille et qu'à la suite de l'ivresse on a pris pour malades. A l'arrivée à l'hôpital on a forcé la voiture qui a été cassée par le peuple et on a affranchi le soi-disant malade avec des cris de hourrah la choléra et de là et toute la journée la rue a été obstruée de peuple et de curienx. Vers deux heures le commandant Bachutzky y est venu mais encore sans rien effectuer. Enfin vers neuf heures du soir passé le gouverneur militaire v a passé ainsi que Bachutzky une seconde fois; j'ignore ce qu'ils ont parlé mais quelqu'un m'assura que le gouverneur lui-même a dit au peuple qu'il n'y a pas de choléra, que l'empereur viendrait le lendemain (comme aujourd'hui) qu'ils devaient être tranquiles et partant ventre à terre ainsi que le sieur Bachutsky dans la 2 voiture ils ont été accompagnés des hourras ou plutôt des huées d'un peuple très nombreux le long de la rue des jardins jusqu'à la rue de Catherinenhof traversant à moitié. Dans le même moment ou plutôt déjà un peu avant on a forcé le peu de soldats et on a pillé, en jettant tous les ustensils dans la rue, la maison en affranchissant les malades; on m'assure même qu'on a emporté des morts. Cette expédition finie j'ai entendu moi-même que des mutins se sont mis en marche pour la Подьяческая où il y avait un autre hôpital primaire auguel on a fait subir le même sort et à d'autres peut-être encore. Aussi m'assure-t-on aujourd'hui que les mutins ont pillé dans le Щукинъ дворъ. Aureste tout le sandale provient d'insinuations de malve-

illants, de la faiblesse de la police dont je n'ai vu le dimanche que deux à trois officiers, de la bévue, je ne sais à qui la faute d'envoyer comme malades des gens qui n'étaient qu'à demi ivres encore. Des mesures trop faibles ne faisant venir du militaire que vers les onze heures, ou au moins dans ce quartier là, aulieu que dans la journée tout aurait été calmé et fini sans effusion de sang ni pillage et de la participation de la canaille qui une fois en train ne cesse pas si facilement.

Il faut que j'observe encore que d'après tous les renseignements on craint que l'affaire n'est pas encore appaisée et que d'après des propos de gens dans la nuit on n'attendait pour recommencer que la journée d'aujourd'hui. Aussi m'averti-t-on qu'à entendre parler d'une intention de révolte dans les fabriques de la couronne de fonderie et chez le fabricant Berthe et d'autres menaces.

4.

## Записка, на которой рукою фонъ-Фока написано:

«Jamais la caricature n'a existé: ce ne sont que de mauvais propos, auxquels il faut s'attendre, mais très heureusement, ils sont très rares jusqu'à l'heure qu'il est».

L'apparition enfin de la choléra dans la ville, les aveux du gouvernement sur son existence, ainsi que les mouvements qu'on se donne pour en restreindre la propagation et la crainte de cette maladie persécutrice, tout ceci ne laisse pas de faire une profonde impression sur l'esprit du public, en même temps cependant cela n'empêche pas de provoquer les mauvaises têtes à faire courir une caricature dont on m'assure positivement l'existence quoique jusq'à présent je n'ai pu parvenir à la voir moi-même, le sujet en est pris à ce qu'on prétend de la maladie en question même et des moyens employés par le gouvernement pour l'éviter ou en retenir aumoins les ravages. On assure qu'on y voit le rassemblement de differentes personnes du gouvernement en forme de comité de discussion et de personnes de l'art médical, que la personne du ministre Zakrewsky y joue un grand rôle; qu'on voit dans les airs au dessus flotter l'ordre de S-e André et d'autres rnbans de décorations, beaucoup d'assignats et des mottos analogues à l'idée de caricature de l'inventeur etc.

5.

Записка начальника 1-го округа конныхъ жандармовъ отъ 23-го іюня 1831 года.

Послъ отправленія вчерашней моей записки я быль на Сънной площади, гдъ нашель небольшое число народа разнаго званія, но больше, однако, обыкновеннаго, были и во фракахъ какъ бы для любопытства.

Туть узналь я, что передъ симъ толпа народа насильно освободила везомыхъ въ лазаретной каретъ больныхъ въ холерную гошпиталь, но потомъ усмирилась. Въ 8 часовъ вечера узналъ я, что толпы вновь собираются, отправился тотчасъ къ генералъ-губернатору, который объявилъ мнъ, что онъ приказалъ собираться войскамъ, а мнъ велълъ собирать сколько можно болъе жандармовъ и съ ними быть какъ наискоръе на Сънную площадь, что немедленно и было мною учинено.

По прибытіи, толны разсѣялись и попрятались въ домахъ. Нѣсколько подозрительныхъ лицъ взято и отведено въ крѣпость. Находились тутъ всѣ генералы: Васильчиковъ, Закревскій, Депрерадовичъ, Перовскій, оберъ-полицмейстеръ и проч.

Безъ особенныхъ строгихъ мъръ, я полагаю, обойтиться нельзя.

6.

#### Записка 23-го іюня.

La nouvelle enfin décidée sur la mort du grand duc Constantin qui déjà depuis avant-hier existait partout a été précédée les derniers jours de nouvelles l'une plus folle et absurde que l'autre, dont le bruit de trahison et de sa connivance avec les polonais n'a pas été le moindre. On se permettait de soutenir que cette triste découverte avait enfin forcé sa majesté l'empereur de le rappeler très serieusement et de prendre des mesures de sûreté, qu'enfin la mort a mis fin à tous ces embarras de politique. Mais on ne cesse pas pour cela de jaser encore sur le compte du défunt. Il n'est pas difficile de remarquer que la conduite de ce prince en Pologne lui avait totalement éloigné l'esprit du peuple. On assure qu'on a fait d'ici des envois à la rencontre du corps pour le faire ammener ici.

Et on a désapprouvé même cette mesure, disant (ceux qui prétendent qu'il est mort aussi de la choléra) qu'après le mal, qu'il a causé avant sa mort, on veut encore le propager après son décès. On remarque peu de part a ce triste événement.

7.

Tableau du mouvement de l'émeute populaire depuis le matin du 22 Juin 1831 jusqu'á 3 heures après midi du 23.

Рукою государя написано:

«Tout cela est l'exacte vérité; il faut que vous partez de suite, si vous le pouvez, pour aider de vos conseils sur les lieux et me tenir au conrant de tout». Après la tentative qui a échouée le 21 въ Рождественской части pour enfoncer l'hôpital central, on en a fait une pareille au Marché au foin. L'hôpital, maison Тапровъ, était le but de mire. Le mouvement a commencé à 8 heures et demi par le brisement d'une voiture où il y avait deux malades; ceux ci furent renvoyés et le peuple menaça hautement la police et surtout les médecins de les assommer, comme causes des abus, qui se commettaient, en mettant au nombre des malades des gens qui étaient gris ou se portaient bien. Le désordre alla toujours en croissant, et cela de deux en deux heures. Le gouverneur militaire se décida à paraître lui-même sur la place; il était sept heures et demi du soir, la force armée n'avait point encore été appelée.

Il pérora les mutins, mais tout en ourrah, ceux-ci brisérent encore une autre voiture sous ses yeux. Il quitta la place. Le désordre était à son comble. L'hôpital central, maison Таировъ, n'offrit dans l'espace d'une demi-heure qu'un amas de décombres, rien n'échappa à la fureur des mutins; tout fut brisé en éclats. Il était huit heures et demi du soir. On se décida alors à appeler la force armée, dont la présence seule suffit pour en imposer au peuple; après avoir fait tout le mal possible et assommé le médecin de l'hôpital, ce même peuple ne fit pas le moindre opposition, ce qui prouve que le mouvement n'a point eu de but politique. Cependant, il faut avouer d'autre part, que la continuation de ce même mouvement pendant la matinée d'aujourd'hui, 23 Juin, doit nécessairement faire supposer que le peuple cherche encore à faire quelque chose et qu'il doit être fortement incité par des moteurs. Cela est palpable. Plus de cent personnes ont été arrêtées. Le résultat des interrogatoires qu'on leur a fait subir, n'est pas encore connu, de sorte qu'il n'y a que des suppositions vagues à faire pour le moment sur cet objet. Pour rendre hommage à la vérité, il faut dire que la menace de cerner les maisons a fait une impression défavorable, que peut être il y a eu des irrégularités de commises par la police, et le moyen que cela soit autrement, qu'enfin au lieu d'appeler la force armée le soir, il eut été bien plus avantageux de la faire douze heures plutôt. L'événement l'a prouvé, car personne n'a bougé et il est probable qu'on parviendra bientôt à rétablir l'ordre, mais le désordre a été commis impunément, la populace a obtenu une victoire sur le pouvoir public, et les souffleurs, les provocateurs, enfin les Erostrates se tiennent à l'ombre et rient sous cape. C'est là un mal affreux, il faut le dire; mais espérons que la présence du souverain mettra un terme aux mouvements tumultueux d'une populace insensée. Elle demande à grands cris la clôture des hôpitaux pour arrêter les progrès du mal, dit-elle, et celui-ci doit naturellement recevoir de nouvelles forces par le rassemblement de masses de cinq mille forcenés ou bêtes brutes. Beaucoup de personnes pensent, que le motif allégué par la populace n'est qu'apparent, car comment supposer que la multitude se décide, sans une raison majeure, à abandonner ses occupations pour imiter la populace de Rome dans le Forum, et prendre un si vif intérêt à l'abolition des mesures sanitaires. Il n'y a, surtout parmis les militaires, qu'un cri, le coup part des sarmates. Le 23 environ à une heure avant midi, l'empereur s'est rendn à la Сънная. Le peuple s'inclina devant lui; il s'écria aussitôt: «Prosternez vous devant l'Être Suprème, que vous avez offensé, à genoux, tous à genoux». On obéit, c'était

en face de l'église. Ensuite il continua de la sorte: «Qu'avez vous fait insensés? Je rougis de honte pour vous aux yeux de l'univers. Etes vous des français ou des polonais, je ne reconnais plus en vous des russes. J'ai perdu un frère chéri; la conduite des mutins de Pologne a été cause de sa mort, voulez vous par la vôtre être cause de la mienne? Me voila, je ne vous crains pas! Dieu me donnera la force de vous ramener à l'ordre. Vous avez pêché en versant le sang d'un médecin, bienfaiteur de vos frères souffrants. Oui, vous avez pêché contre le Ciel; comment répondrai-je à l'Etre Suprême, auguel par mon serment je suis responsable de vos actions. Qui, vous avez gravement pêché. Retirez vous, rentiez dans vos maisons, et je vous ordonne d'obeir, comme à moi-même, au gouverneur militaire, il a pour vous les sentiments d'un père. Obéissez!»—La foule se dissipa sur le champ. Demain on pourra donner des détails plus positifs sur le résultat et les effets du discours paternel de l'empereur.

8.

## Другая записка о томъ же.

Mardi, le 23 Juin 1831.

A onze heures et vingt minutes sa majesté l'empereur est arrivée à l'isle Ielaguine, où l'attendaient le général gouverneur et le grand-maître de police, le ministre comte Zakréwsky, le général en chef Vassiltchikoff, le général Perowsky et le comte Moden.

A une heure et dix minutes sa majesté s'approcha de la Сънная en arrivant par la Садовая et à commencer de la Bibliothèque Impériale tout le cortège allait à petits pas comme suit:

En avant, à trois pas de la calèche impériale le comte Orloff à cheval, alors en calèche sa majesté l'empereur et le prince Menchykoff, puis le général Perowsky, le général Vassiltchykoff, Zakréwsky, des aides de camps, Arndt, le docteur, et le feldjeger. Tout l'ensemble faisant un beau aspect solennel, en approchant près du ou entre le corps des gardes et l'église Cuach, sa majesté fit halt, se leva en calèche, y resta de bout, jetta bas son manteau, et ordonna au peuple: «Поближе! Поближе! Я никого не боюсь!» puis: «На колънки! падайте на колънки!» Montrant sur l'église: «Креститесь! молитесь Богу!» Tout le monde se mit à genoux et fit la croix; alors l'empereur, menaçant du doigt droit, dit au peuple d'uu ton ferme: «Что вы вчера надълали?» (выражаясь съ большимъ гнъвомъ). «Вы меня предъ всъмъ свътомъ осрамили! Что вы—французы или поляки! (Все громче). Вы лъкаря убили; русскій ли это сдълаетъ? (mit mehr еггürnt). Вы предъ Богомъ гръшны! Какъ я буду отвъчать за васъ Богу! Я присягаль, а вы меня осрамили. Знали скорбь мою, что я любимаго брата поте-

ряль, котораго огорченія уморили, вы и меня хотите уморить! Уморите! (mit Schmerz). Кто изъ васъ хочеть приступить?» et dans ce moment présente au peuple sa poitrine (mit Tränen in Augen). C'était si touchant que tout le monde pleurait à chaudes larmes comme l'empereur lui-même; cela dura certes une minute et demi, lorsque sa majesté recommença: «Подумайте, что вы надълали, что вы не французы, не поляки, но русскіе! за мною на кольни, на кольни, просите у Бога прощенія!» Tout tomba à genoux et e'est là qu'on voyait du véritable repentir dans la pluspart des présents. «Чтобъ мнъ этого болье не было! буду наказывать! Не боюсь никого, сошлю туда, туда! Помните мои слова! Я все сдержу!» Là-dessus on commença à avancer et après avoir fait le tour de la Сънная en s'arrêtant plusieurs fois, sa majesté retourna chez elle en recommendant au peuple d'obéir au général-gouverneur et à chaque place au nom de sa majesté 1'empereur. Un панихида au Cuacъ conclut le tout.

Le 23 Juin, à 2 heures après-midi.

9.

## Третья записка.

Le 23 Juin, soir.

Les attroupements de la populace dans les environs de l'hôpital dans la maison Taïroff sur le Marché de foin et la rue des Jardins augmentait depuis ce matin malgré les
patrouilles militaires nombreuses, lorsque vers une heure après midi arriva sa majesté
l'empereur qui fit le tour de la petite rue où se trouve l'hôpital et la partie de la rue des
Jardins ainsi que sur le Marché de foin.

Sa majesté y fut reçu aux acclamations du peuple nombreusement rassemblé. L'empereur leur parla serieusement en les engageant à l'obéissance aux ordres des autorités, en ajoutant que ce n'étaient ni des français ni des polonais qu'il leur convenait d'écouter, de suivre les ordres du général qu'il leur avait fixé en montrant sur le gouverneur militaire, et qu'il punirait rigoureusement toute desobéissance à ses ordres; et remarquant dans la foule un homme, une sorte de bonnet sur la tête, sa majesté daigna s'informer qui il était; apprenant que c'était un polonais, elle le fit arrêter. Sa majesté avait aussi ordonné d'arrêter un homme parmi la foule qui avait osé se pleindre de la manière dont on traitait les malades, mais elle lui pardonna, d'après ce que m'assurent des gens qui se trouvaient très près. En partant avec les mêmes acclamations sa majesté engagea (en partant) les spectateurs de se dispercer et d'aller à leurs affaires sans s'attrouper dans la rue, en ordonnant aux militaires présents sous les armes de faire leur devoir sans égard pour les contrevenants, en promettant de punir rigoureusement toute contrevention, aussi le peuple après le départ de l'empereur s'écoula peu à peu et tout fut tranquille pendant toute la journée. Les patrouilles de toutes armes se suivaient dans la journée. La seule observation a été faite, que les rues donnants des deux côtés sur le Marché de foin étaient remplies pendant toute la journée jusque vers onze heures du soir de promeneurs, parmi lesquels le beau sexe ne manquait pas malgré la crainte de choléra, beaucoup de monde a parcouru même l'hôpital, apparemment que c'était permis, quoique j'ignore quelle peut être le but de cette permission pour la déracination de la maladie. Au reste tout a été parfaitement tranquille.

Après le départ de sa majesté on a célébré une панихида en pleine rue sur le Marché de foin en présence du gouverneur militaire.

10.

Записка дъйствительнаго статскаго совътника фонъ-Фока къ графу Бенкендорфу (возвращена отъ государя).

Ce mercredi, à 3 heures après-midi.

Quoique les esprits se trouvent encore dans une fermentation assez saillante, mais il n'y a absolument rien d'inquiétant pour le moment. La publication d'aujourd'hui fera beaucoup de bien et ôtera aux moteurs le moyen d'exciter le peuple. Au reste les mesures sont prises en tout cas. Il y a aujourd'hui une grande fête à la Yamskaja et au Глазовъ кабакъ; mais j'espère que cela passera sans grand tumulte.

Je vous expédie un tas de notices et d'autres papiers. Je n'ai pas le temps de me résumer; à chaque mot que j'écris, on vient m'interrompre; et il faut absolument écouter tout le monde. Je n'ai pas un moment à moi. Le soir derechef comité. Je prierai qu'on me dispense au moins d'assister à ce grand tas de discussions de contabilité et autres futilités avec les curateurs; je me chargerai volontiers de tout ce qui a trait aux réglements administratifs et de tout ce qui regarde la police. Mais en perdant six heures de la journée à siéger dans le salon du général Essen, je me déroute parfaitement dans ma propre besogne qui pour le moment est plus important que jamais.

11.

Записка, писанная рукою дъйствительнаго статскаго совътника фонъ-Фока къ графу Бекендорфу.

Рукою государя:

«Nous en parlerons au long; je puis dire avec vérité que hier j'ai été fort content; et cela doit aller de mieux en mieux».

Ce jeudi matin.

Je vous expédie les notices qui me sont parvenues sur la journée d'hier en y ajoutant les observations suivantes.

Quoique les attroupements continuaient en plusieurs endroits et que la fermentation se prononçait avec force, les propos et les raisonnements avaient cependant parfaitement changés de couleur. La masse se prononçait hautement en faveur du gouvernement. Ou entendait dire qu'il fallait absolument prouver à l'empereur qu'il était trompé et que le peuple avait raison de soutenir qu'on le tuait gratuitement. La suite de cela fut que la populace se mit à arrêter et à molester des individus qu'elle soupçonnoit de distribuer du poison et de provoquer les esprits, comme c'est dit dans les bulletins.

J'ai parlé moi-même avec plusieurs разносчики qui comprennent parfaitement le mal de la chose. Ils me disaient tous: «Вотъ Батюшка насъ побранилъ и прогнъвался на

насъ! Надо быть каменному, чтобы не прослезиться; да и самъ Батюшка плакалъ. Но вотъ вамъ Богъ, ни одинъ изъ нашихъ братій ярославскихъ и коренныхъ русскихъ не буянилъ—это одни фабричные!»

La circonstance la plus désastreuse est celle, que la foule ne veut absolument pas croire à l'existence de la maladie. Rien ne peut le convaincre en cela; et plus malheureusement encore on rencontre un grand nombre de vieux gens de la classe des marchands et même de celle des employés, bien intentionnés, qui sont du même avis.

Vous entendez encore dans la foule les propos suivants: «Государь Батюшка самъ сказалъ, что нътъ холеры; что поляки и французы на насъ ее насылаютъ, и что надо ловить мошенниковъ».

Mais le plus grand malheur et le plus réel est celui, que nous n'avons pour le moment point de police. Les officiers de police sont tellement effarouchés qu'on n'en voit plus sur les rues. Je viens de sortir de chez le comte Orloff, auquel j'ai été heureux de pouvoir parler tout franchement à coeur ouvert. Il m'a beaucoup tranquillisé en m'assurant que vous nous arriverez ces jours-ci, mon excellentissime chef, pour rester chez nous quelque temps. J'ai commencé à respirer un peu plus librement après cette nouvelle.

Je ne vois rien d'éminement dangereux dans l'état actuel des choses; mais il faut immanquablement mettre fin à ces attroupements et à cette effervescence de la populace. Cela peut devenir de jour en jour plus grave et en fatiguant trop la troupe, nous pourrions aisement corrompre l'esprit de celle-ci, qui jusqu'à ce moment est excellent.

Aujourd'hui tout a en ville, jusqu' a l'heure qu'il est, un aspect plus tranquille. On ne voit point d'attroupements, chacun semble vaquer à sa besogne. Mais dans le moment même on vient de me dire qu'il y a eu un attroupement à la Yamskaja, mais que tout a été dispersé par la présence de quelques troupes armées.

Il y a une vingtaine de personnes qui m'entourent. Je vous envoie quelques papiers et vous embrasse très respectueusement de tout mon coeur.

12.

## Приложенныя записки.

I.

Le 25 Juin 1831.

La journée d'hier a offert un nouvel objet d'attention publique. Jusque vers le midi la tranquillité paraissait régner partout ce n'est qu'à cette époque qu'on a vu commencer des arrestations, exécutés pour la plus grande parti par des gens du peuple même, sur des individus qui presque tous étaient bien habillés, parmis lesquels on a remarqué même des employés et même un officier de police, il y en avait très peu qui eussent l'air d'appartenir à la populace. Les arrestations ont continuées jusque vers minuit [et plus tard elles étaient sous escorte militaire. Des patroulles parcourraient les différentes rues en grand nombre et chaque transport d'arrestants ne manquait pas d'être accompagné d'un attroupement de peuple. Non-seulement parmi le peuple, mais aussi dans le public de meilleures classes on soutenait que ces arrestations se faisaient contre des polonais suspects d'empoisonnement—plusieurs personnes de tout état m'ont assurés avoir été témoins oculaires d'empoisonnements intentionnés par des inconnus chez des colporteurs de pain, de boissons etc.-et mille anecdotes se repandent là-dessus dans le publique et généralement on a trouvé le moyen de faire sentir au peuple que la maladie régnante n'a été causée que par les empoisonnements, à la poursuite desquels on était dans ce moment. On ne parle partout que de cet objet; on assure que jusqu'à 1500 mëme 3000 personnes, la plus grande partie étrangers, appartiennent à ce complot, et que ceux qui y appartiennent tâchent de se fourrer partout dans les restaurations, cabaks, marchés publics, le camp, parmi les soldats, et pour chercher à exercer leur métier. On inculpe même des médecins et jusqu'à la police d'y appartenir-en appuyant ces assertions d'histoires et anecdotes controuvées apparemment. Si le tout est une invention, cela a été au moins très bien exécuté; car il serait difficile, même de la peine perdue, de vouloir disvader quelconque, tant on en paraît convaincu presque généralement. Parmi les arrestants on ne remarquait que peu d'individus maltraités et tous furent remis aux autorités militaires. Quant à la police qui est en très mauvais odeur chez le peuple, elle était invisible en uniforme, mais il en fourmillait en frac. On assure que par ordre de sa majesté trois généraux ont été nommés encore pour aides de gouverneur militaire, parmi lesquels on nomme Wassiltchykoff et le prince Troubetskoy.

On raconte que de deux frères médecins Leblanc l'un a manqué d'être tué par la populace et que l'autre s'est suicidé; et on raconte publiquement des horreurs sur le compte des médecins et la police.

On m'assure que les arrestations recommencent déjà aujourd'hui, et comme c'est un jour de fête et une foule de gens oisifs dans les rues, ne serait ce pas nécessaire de continuer les patrouilles et même d'en doubler et augmenter le nombre.

H.

25 Juin 1831.

La journée d'hier a été presqu'aussi orageuse que celle du 22 d. c. Provoquer le désordre est toujours le point de mire des malveillants. Ils ont seulement changé de mode d'agression. Lundi on a combattu le choléra, les médecins; hier, 24 d. c., on s'est décha né contre les empoisonneurs, vrais ou prétendus; car jusqu'à présent, il n'y a pas encore de preuves matérielles pour établir le fait. Hier encore la populace intimement convaincue de la vérité de ce fait, s'est arrogée le droit de faire la police elle-même, et une foule d'incarcérations ont eu lieu. Въ Ямской, ainsi que dans tous les carrefours du quartier de la Владимирская, il y a eu force attroupements, et les vociférations contre a police n'ont pas discontinués un seul instant. Il est vrai de dire, que la sûreté individuelle n'était rien moins qu'étayée, que l'état d'érection où nous sommes est pénible, et qu'enfin il est à craindre, que la foule armée ne perde et ses forces et sa patience. Cependant autant que l'état actuel des choses durera, sa présence est et sera notre palladium. Beaucoup de militaires, de gens comme il faut, de prêtres mêmes, ont l'idée fixe, que c'est l'action des empoisonneurs, et les exactions de la police, surtout la protection qu'elle accorde à ceux-ci, qui constituent la véritable cause du mal. Il est plus vraisemblable de poser en fait, que ce mal provient et peut augmenter par l'absence de la police qui est frappée de paralysie dans ce moment, et par l'avantage qu'a eu la populace le 22 Juin de faire à sa guise impunément, pendant une demi journée seulement. Le bas peuple et la moyenne classe presqu'entière ont la conviction intime, que les empoisonneurs sont la cause des décès qu'ont eu lieu jusqu'aujourd'hui. A l'église de la Сънная, pendant la messe, on a arrêté, en ma présence, un homme soupçonné d'avoir du poison dans ses poches. Plusieurs faux délateurs, qui avaient amené des prétendus empoisonneurs au corps de garde de la Сънная, ont été fustigés publiquement sur le perron par les cosaques. La promenade d'hier à la Ямская a été plutôt tumultueuse que populeuse. On y a répandu la fausse nouvelle qu'un médecin y avait été assommé. Un mal bien grand est que bien de gens s'obstinent à croire que les empoisonnements et les empoisonneurs existent réellement, tandis que le bulletin d'aujourd'hui signale officiellement ces deux faits comme faux et controuvés.

III.

Le 25 Juin 1831.

Рукою государя:

«Malheureusement il est vrai de dire qu'un homme a été amené au régiment Séménoffsky par le peuple, comme empoisonneur; et il s'est trouvé qu'il avait quelque chose de semblable à l'exament de médecin. L'on Après avoir été hier dès le matin partout où l'on pouvait juger de la disposition du peuple, j'ai l'honneur de soumettre les remarques sur ce dont j'ai pu me convaincre sur les lieux. L'aspect alarmant des tumultes depuis trois jours a changé de face et n'offre plus cette inquiétude d'une cohérence dangereuse pour le moment; l'apparition de sa majesté l'empereur au milieu de ce peuple excité, son énergie, sa conduite souveraine divine, mémorable à jamais, ont été couronnés de l'effet salutaire qui nous rapproche dès hier à l'espoir que sous peu des jours l'impression de sa haute

fait une enquete dessus, et il paraît que c'était un polonais». volonté prononcée avec tant d'influance dominera sur tout le peuple.

Déjà dans tous les attroupements hier on entendait généralement: Спаси Богъ, государя! онъ не виноватъ! Спаси Богъего! побранилъ насъ, но, какъ отецъ, охраняетъ насъ отъ гибели! Partout on voyait des groupes autour d'un грамотей qui lisait à haute voix l'annonce du gènéral-gouverneur et un ypa général: Ура, государь! отецънашъ! спаситель! — était le signe pour se disperser de tous les côtés et rapporter aux siens le contenu de l'annonce.

La fête à la Ямская en général s'est passé en ordre; vers la fin l'esprit de vin par ci et là encore agissait, mais ce n'était plus l'esprit excité des premiers jours.

Un officier de police fut encore maltraité près de la maison Бълозерской и Пашкова, les autres se cachérent dans la première et cela finit par là. J'ai vu cet officier encore à une heure la nuit,—il était lui-même ivre mort! à peine pouvant se porter sur ses pieds, il radotait ченуху en se cachant de maison en maison.

La police malheureusement est à bas! soit ce qu'il en est de sa faute, mais à tout pas elle est encore en danger et cependant il en faut une! C'est le plus pressant de la remettre sur pied respecté!

La nomination du comte Orloff et prince Troubetskoy se porte de bouche en bouche avec ravissement! Le peuple et les habitants de Pétersbourg le partagent.

Toutes les troupes sont d'une conduite distinguée, même jusqu' aux tartars, respectés et craints. La gendarmerie donne preuve de tout son mérite, à travers le plus grand tumulte l'on voyait partout ce crédit et cette considération qu'on lui porte. La morale et le savoir faire qui les guide du premier au dernier sont admirables, leur apparition déjà intimide et influe respect, on n'entend que de tout côté: полно, полно, смотри, жандармъ вдетъ! Jamais il n'y en aura de trop sur le pied où ils se trouvent.

Aujourd'hui tout est tranquille excepté une petite répétition des empoisonneurs pris par des dworniks.

C'est un objet sur lequel je n'ose pas encore me prononcer, mais d'après ce que j'ai vu de mes propres yeux en 7 occasions; établissez une enquête sûre et d'abord, car il y en a—ne fut ce que du chlore en poudre ou liquide qui dissipent et versent de tous les côtés.

Les prêtres catholiques —croyez le moi—y sont compris. Les polonais n'osent plus sortir. Cela doit se débrouiller. 13.

Записка, писанная рукою дъйствительнаго статскаго совътника фонъ-Фока.

Ce dimanche, à 3 heures après-midi.

Рукою государя:

«Les bruits sur le compte de notre famille sont singuliers et me paraissent prouver que l'on travaille le peuple uniquement pour l'inquiéter». La fête d'hier a été chômée avec la retenue la plus prononcée. Les années passées, à pareil jour, il y a eu ordinairement un rassemblement de plusieurs milliers de personnes, et cela avait toujours l'air d'une foire de village cette fois-ci il y a eu à peine trois cent personnes. Tous les individus du bas peuple parlaient de leur désir de quitter Pétersbourg, et ceux qui sont domiciliés à une couple de centaine de verstes se mettent déjà en route.

Les разносчики, que j'ai vu le matin, m'assurent la même chose. Je crois qu'il sera bon de ne pas les empêcher dans l'exécution de ce dessein. Les propos qui circulaient étaient les suivan's: воля ихъ, а отравляютъ, и это дъло поляковъ (la troupe même commence par-ci par-là à partager cet opinion).—Мы правду говоримъ.—Все будетъ скоро ладно... можетъ быть, еще немного поиграютъ, но бъды не будетъ.

Dans toute autre circonstance que celle-ci, la présence de la force armée eut été foncièrement inutile; mais hier elle n'a rien gâté. Certes, rien de marquant ne serait arrivé, mais cependant il y aurait eu de bruit. Or, personne n'a soufflé.

On a eu occasion de remarquer, pendant le courant de la journée, que le peuple et principalement les marchands reconnaissent qu'il n'y a pas de doute sur la présence de l'épidémie. Vous rencontrez déjà souvent des marchands et surtout des femmes des classes inférieurs qui tiennent un mouchoir trempé de vinaigre devant le nez.

Les réglements sanitaires sont encore très défectueux. Pas plus tard que hier il y avait à l'hôpital d'Oboukhoff (la partie des cholériques) 60 cadavres exposés sur l'herbe qui attendaient l'inhumation, manque de cercueils. On a d'abord pris de mesures sérieuses. Au comité d'hier, Kounoff fit le rapport qu'il avait déjà trouvé de l'emplacement pour 4 hôpitaux et que le reste s'arrangerait de même.

Chaque dimanche, vers les trois heures après midi, tous les ouvriers et toute la populace oisive se rassemble ordinairement près de l'Apraxin Dwor. Il faut donc observer tout ce que s'y fera. Toutes les mesures sont prises pour

cela. Humainement pensant, je suis parfaitement tranquille, mais comme employé public je dois être sur mes gardes et parler après coup.

On prédisait l'arrivée pour ce soir de quelques masses d'ouvriers du Стеклянный заводъ, du Чугунный заводъ, etc., j'ai expédié des furets sur les différentes routes; mais l'on m'assure qu'on ne laissera partir personne.

Ce lundi, à 3 heures après-midi.

Рукою государя:

«Il faut vous arranger avec Wolckonsky pour employer à cette mesure les gendarmes revenant de Ropcha, que l'on pouvait distribuer par égales personnes à Красный кабакъ et Соломенный et avec l'autre mettre aussi à quatre bras et sur la Néva».

Рукою графа Бенкендорфа:

L'empereur a voulu mettre Wassiltckihoff, dites le lui et à Essen et faites donner de suite les ordres, Пановъ surveillera le tout. On peut employer à cela ce même peloton en yajoutant un officier et plus de gendarmes encore s'il le faut». Dieu soit béni! chez nous tout est parfaitement tranquille, hormis les propos, qui vont toujours leur train. Le bas peuple quitte en masse la capitale pour retourner dans ses foyers. D'après les nouvelles que j'ai pu recueillir je porte le compte de ces émigrants à 6 milles, mais le calcul de la police le fait monter au delà de 10 milles individus. La mortalité parmi cette classe est très forte et ils commencent à se convaincre de l'existence du fléau et manifestent déjá beaucoup de terreur.

J'ai entendu de mes propres oreilles que quelques individus de la basse classe, mieux disposés, disaient aux autres, qui manifestaient leur envie de quitter la ville: «Ступайте съ Богомъ, у насъ чище воздухъ будетъ».

Il faudrait nécessairement lever les quarantaines qui étaient établies pour nous préserver du mal. Cela continue toujours avec les mêmes exactions, et cela désespère la basse classe. Un cocher qui m'a servi plusieurs années, en est arrivé hier et m'a raconté des horreurs. A Ladoga même il y a eu un tumulte, mais qui a été d'abord apaisé. Mais pourquoi ces mesures si le mal se trouve dèjà au milieux de nous?

Une mesure serait encore indispensable et elle serait d'abord exécutée si l'on pouvait la faire glisser d'en haut. Il est constaté que la plupart des chalands des cabaks fuyent pour le moment la capitale, craignants d'être pris en partie dans leurs propres filets. Ces gueux se sont pour la plupart dispersés dans les cabarets et tavernes qui se trouvent hors de la ville sur les grandes routes de Царское Село et de Péterhof. Mes limiers en poursuivent plusieurs, mais ils ne peuvent que voir et rapporter. Ils ne peuvent guère agir, crainte d'être assommés.

Il faut en charger la police districtoriale. J'en ai prévenu le comte Orloff qui m'a conseillé de vous en parler.

Dans le nombre de malades que montre le gouverneur général ne se trouvent pas ceux du militaire. C'est ce que m'assure le comte Orloff, qui m'a dit de même que le nom-

bre de ces derniers ne se monte qu'à 50 et quelques individus. C'est qu'on vient de m'affirmer aussi dans la chancellerie du général Essen.

Ce vendredi, à 3 heures après-midi.

Dieu soit loué, chez nous tout reprend de nouveau une physionomie calme et tranquille. L'empereur a été hier soir inopinément en ville et s'en est persuadé lui-même. Je ne dirai pas que la fermentation parmi le peuple se soit totalement apaisée, mais cela ne manquera pas d'arriver. Malheureusement, nous avons encore quelques fêtes publiques ces jours-ci: demain Самисонія, après demain dimanche et lundi Петра и Павла. Les cabaks seront beaucoup hantés et les ouvriers paresseux cherchent à se récréer. J'espère cependant que tout passera au mieux; ou que le petit camp sur l'esplanade de la forte-resse impose beaucoup et que les mesures prises en général sont bonnes et approuvées. Malgré cela, l'idée fixe des empoisonneurs est trop enracinée dans la foule pour être combattue de sitôt avec succès.

Hier soir tard, dans la nuit, j'ai rencontré, ainsi que ce matin, de bonne heure, quelques troupes de paysans, parmi lesquels je reconnu quelques uns de ceux qui viennent dans ma maison comme разносчики. Ils étaient tous un peu gris et m'apostrophèrent ainsi: «Полно, батюшка, полно; теперь все кончено, ужъ болѣе ничего не будетъ». — «Да не врете ли?» — «Вотъ вамъ Христосъ, батюшка, не будетъ».

J'ai passé quelques heures de la matinée chez le comte Orloff, pour concerter le plan de nos enquêtes sous main. Le comte a prié l'empereur de lui subordonner le général Чихачевъ. Cet individu peut nous rendre beaucoup de services dans ces circonstances. Il connaît la capitale comme personne et se mettra en quatre pour se remettre dans l'opinion de l'empereur. Le comte le connaît parfaitement et ne lui permettra pas de se donner des airs. Au reste je suis persuadé qu'il prendra la peau de mouton.

Ce samedi, à 3 heures après-midi.

Рукою государя написано: Dieu soit béni!

Votre commission concernant l'expédition des gendarmes dans les environs de Ropcha a d'abord été mise à exécution, et le colonel Panoff avec le détachement des gendarmes s'est mis en route vers minuit. Je crois cependant que tout ceci n'est qu'une fausse alarme. Personne n'en sait rien ici. Il est vrai qu'il y a eu un village débrûlé, et si la sécheresse continue, il y en aura certainement encore d'autres qui subiront le même sort, mais par suite de négligence, comme c'est ordinairement le cas dans cette saison et par toute la Russie. Mais on n'a entendu rien, inême parmi le peuple, des incendiaires ou de quelque chose de pareil. Au reste l'expédition partie nous éclairera à ce sujet.

Hier il y a eu un petit tumulte parmi les gens de la fonderie du ministre des finances. On y avait envoyé du militaire qui l'a d'abord apaisé et l'on a arrêté les principaux mutins.

En ville tout se passe tranquillement et on n'attend rien de saillant jusqu'à l'heure qu'il est. Le peuple se rassemble pour chômer la fête de l'église de Sampson sur le côté de Vibourg. On a pris des mesures sous main, en tout cas. Comme c'est presque vis à vis de ma petite cabane d'été, je surveillerai moi même de près tout ce qui s'y passera.

#### XXXIII.

Манифестъ по поводу холеры въ 1831 году.

Божією милостію мы, николай первый, императоръ и самодержецъ всероссійскій,

и прочая, и прочая, и прочая.

Посвятивъ всъ дъйствія и мысли Наши попеченію о благъ Богомъ врученнаго и любезнаго Намъ народа, Мы видёли съ сокрушеннымъ сердцемъ распространеніе эпидемической болъзни холеры въ предълахъ Имперіи Нашей. Покорствуя неисповъдимымъ судьбамъ Всевышняго. Мы не преминули употребить всъ возможныя усилія для поданія помощи страждущимъ и для огражденія отъ заразы тёхъ мёсть, въ кои она еще не проникла. Въ минувшемъ году, при первомъ извъстіи, что свиръпствовавшая за Кавказомъ холера миновала сей оплотъ и приближалась постепенно ко внутреннимъ губерніямъ, Правительство нашлось въ необходимости предписать строгія полицейскія и врачебныя міры: но въ самомъ началі приведеніе оныхъ въ дійство встрътило въ иныхъ мъстахъ нъкоторыя затрудненіл со стороны простого народа. Виъсто того, чтобы съ христіанскимъ смиреніемъ нести сіе тяжкое испытаніе, отъ Бога ниспосланное, и охотно подвергнуться мърамъ, для общаго спасенія предпринимаемымъ, люди легкомысленные во многихъ мъстахъ старались противодъйствовать симъ марамъ, единственно потому, что оныя не могли согласоваться съ обыкновеннымъ ихъ образомъ жизни и выгодами ихъ промышленности. Но бдительнымъ и строгимъ надзоромъ затрудненія сіи были отклонены: дъятельныя врачебныя средства ослабили силу бользни въ Москвъ и въ тъхъ губерніяхъ, гдъ она уже появилась; а соблюденіе карантинныхъ правилъ спасло отъ нея многіе города и самую Столицу, отъ коей зараза и тогда была въ близкомъ разстояніи. При семъ съ признательностію вспоминаемъ Мы отличный подвигь, оказанный всёми сословіями первопрестольной столицы Москвы. Пламентя всегда рвеніемъ къ пользамъ и славт Отечества, они и при постигшемъ ихъ бъдствіи явили всякой хвалы и подражанія достойный примъръ христіанскаго смиренія, единодушнаго усердія и безусловнаго повиновенія всёмъ мёрамъ, Правительствомъ предписаннымъ.

Съ наступленіемъ нынъшней весны, появленіе холеры сперва въ Ригъ, а потомъ въ Рыбинскъ, средоточіи водяныхъ сообщеній столицы съ внутренними губерніями,

снова указало необходимость учредить карантины для безопасности С.-Петербурга; но между тёмъ болёзнь, быстро распространяясь по пути водяного сплава, около половины Іюня достигла столицы. Немедленно всё нужныя мёры, еще въ минувшемъ году приготовленныя, были приняты. Но простой народъ, сомнёваясь въ необходимости и пользё оныхъ и подстрекаемый злонамёренными людьми, покусился насильственно сопротивляться распоряженіямъ начальства: въ безразсудной злобё устремился на блюстителей порядка и на врачей, жертвовавшихъ жизнію для облегченія страждущаго человёчества, и пришелъ въ чувство тогда только, когда личнымъ присутствіемъ Нашимъ увёрился въ справедливомъ негодованіи, съ какимъ узнали Мы о его буйствё; когда увёрился, что нарушители общаго покоя и благоустройства не избёгнутъ достойнаго наказанія.

Вслідь за симъ разнеслись нелішье слухи о мнимыхъ причинахъ видимой въ народів смертности. Не взирая на объявленія, изданныя Правительствомъ для всеобщаго успокоенія, лековірные усомнились въ существованіи заразительной болівни, донынів въ Россіи не знаемой, но извістной во многихъ странахъ Востока и ужасными опустошеніями бытіе свое ознаменовавшей, и приписали бідствіе свое отравів. Сім разглашенія не иміли въ столиці важныхъ послідствій, но, распространясь въ нікоторыхъ губерніяхъ, и особливо на пути изъ С.-Петербурга въ Москву, подали поводъ къ смятеніямъ и неустройствамъ. Злодійства, несвойственныя доброму и православному народу Русскому, совершены въ городів Старой Руссів и въ округахъ Военнаго Поселенія Гренадерскаго Корпуса, гдів поселяне, ожесточенные слухами объ отравів, обратили подозрівнія свои на врачей и на собственныхъ начальниковъ, и забыли Святою Церковію повеліваемое повиновеніе властямъ предержащимъ. Нынів возстановлень уже тамъ повсемістно должный порядокъ: виновные предаются въ руки Правительства самими заблужденными и главнійшіе изъ нихъ подвергнутся примітрному, законному наказанію.

Мы увърены, что всъ Наши върноподданные съ равнымъ негодованиемъ узнаютъ о преступныхъ покушеніяхъ людей, дерзнувшихъ противодъйствовать Отеческимъ Нашимъ попеченіямъ. Сколь болъзненно будетъ сердцу каждаго истинно русскаго, когда, преклонивъ слухъ свой къ ложнымъ и нелѣпымъ внушеніямъ, онъ потомъ увидитъ себя виною или участникомъ неустройствъ, коихъ жаждутъ враги Россіи; когда убъдится, что неразуміемъ или легкомысліемъ своимъ препятствоваль усивху распоряженій, имвющихъ единственною цвлію общее спасеніе и многими примърами уже оправданныхъ. Въ тъхъ мъстахъ, гдъ жители съ върою и надеждою на Бога встрътили ниспосланное отъ Него бъдствіе и съ върноподданническою покорностію последовали всёмъ веленіямъ Правительства, сёмя заразы истреблено въ непродолжительномъ времени: и въ самой столицъ, по возстановлени порядка, нынъ болъзнь видимо прекращается. Такъ и вездъ да будетъ! Да не дерзаетъ никто подъ видомъ сомнънія въ существованіи бользни возставать противъ властей, закономъ установленныхъ! На мъстныя начальства и на помъщиковъ возлагаемъ Мы особенное попечение о томъ, чтобы предписания высшаго Правительства были вездѣ непремънно и съ точностію исполняемы; чтобы никто не дозволяль себъ ни малъйшаго самоуправства: и чтобы неповинующиеся своему начальству или же помъщику, а также роспространители ложных ь объ отравъ слуховъ, были подвергаемы всей строгости законовъ. Но каждый сынъ Церкви, каждый сынъ Отечества да пріемлеть

безъ ропота постигшее насъ зло за дъйствіе гитва Божія и да способствуетъ престченію онаго, возсылая молитвы къ милосердію Всевышняго и употребляя средства, кои данный отъ Него разумъ указуетъ.

Данъ въ Царскомъ Селт въ шестой день Августа, въ лто отъ Рождества Христова тысяча восемь сотъ тридцать первое, Царствованія же Нашего въ шестое.

На подлинномъ подписано собственною Его Императорскаго Величества рукою:

Николай.

#### XXXIV.

Письма императора Николая къ графу П. А. Толстому.

1.

Царское Село. 18-го іюля 1831 г.

Послъ 14 дней совершенной безызвъстности о тебъ и арміи твоей, сего дня утромъ получилъ я письмо твое, Петръ Александровичъ, изъ Вильны отъ 15-го числа. По смыслу онаго полагать должень, что ты писаль мив 10-го числа, но сіе письмо до меня не дошло, и, какъ выше сказалъ, даже постороннихъ сведеній или слуховъ никакихъ сюда не доходило, и ставило насъ въ самое затруднительное положеніе. Им'явь оть  $\theta$ . И. Паскевича изв'ястія уже оть 8-го числа, посл'я благополучной переправы всей арміи чрезъ Вислу, подобная неизв'єстность становилась еще мен'є понятна, тёмъ болёе, что и графъ Паскевичъ до 8-го числа никакихъ отъ тебя увъдомленій не получаль съ самаго твоего прівзда въ армію. Одни пруссаки извъщали его кое-какъ о томъ, что въ Литвъ происходило. Положение его было самое затруднительное, но Богъ помогъ ему оное превозмочь славно и совершить безъ выстрѣла переправу, которая столь долго казалась непреодолимою преградой. Ты весьма хорошо сдълалъ, что отправилъ войска, къ армін принадлежащія; но крайне жаль, что голова оныхъ могла пройти Ковно только 13-го числа, ибо ранъе 1-го августа никто изъ нихъ не дойдетъ до Вислы! Минута важная, ибо нынъ на-дняхъ все ръшиться должно! Да номожеть намъ всемогущій и всемилосердый Богь!

Движеніе Дембинскаго крайне непріятно, боюсь, чтобъ не направился онъ на Несвижъ, дабы истребить наши артиллерійскіе запасы; въ семъ случаъ Станкевичъ не довольно будетъ силенъ, чтобъ его отбить, въ особенности, если край въ возстаніи.

Между тъмъ здъсь у насъ въ военномъ поселении произошло для меня самое прискорбное и весьма важное происшествіе. Тъ же глупые толки и разглашенія, что и въ Петербургъ, произвели бунтъ сначала въ Старой Руссъ, гдъ звърски убиты Манжосъ, Мевесъ и лъкаря; прибытіе 2 бат. съ 4 орудіями остановило своеволіе; но въ то же время въ округахъ 1-й и 3-й бригадъ, но въ особенности въ артиллерійскомъ округъ бунтъ сдълался всеобщій; били и терзали всъхъ почти баталіонныхъ командировъ и офицеровъ, кои едва, и то не всъ, спаслись. Эйлеръ принялъ хорошія мъры, и 1-я бригада приведена уже въ порядокъ; по баталіону, отправленному въ въ артиллерію, стръляли и даже изъ орудій, но посланный баталіонъ подъ командой спасителя Малеева прогналъ ихъ за 20 верстъ и занялъ штабъ. Между тъмъ толпы

артиллеристовъ разграбили сосъдніе помъщичьи дворы и дълаютъ ужасъ окрестностей. Тоже были безпорядки и въ Коростени. Но что всего хуже, въ Австрійскомъ полку убили баталіоннаго командира Бутовича, и, кажется, резервный сей баталіонъ въ томъ участвоваль. Въ Старой же Руссъ 10-й рабочій почти весь участвоваль въ бунтъ. Я посылаю завтра Орлова, графа Строгонова и князя Долгорукова, чтобъ моимъ именемъ возстановить порядокъ. Но не ручаюсь, чтобъ успъли, и тогда поъду самъ. Все сіе крайне меня огорчаетъ.

Такъ какъ на Литвѣ почти все кончено, и скоро войска 4-го корпуса и 2-го резервнаго кавалерійскаго сойдутся съ войсками, подчиненными графу Сакену, то я считаю твое пребываніе гораздо полезнѣе здѣсь, чѣмъ въ Вильнѣ. Если завтра не получу лучшихъ извѣстій отъ Эйлера, коему велѣлъ себѣ ежедневно доносить, то велю тебѣ не медля сюда быть съ Клейнмихелемъ, чтобы возстановить должный порядокъ. 4-й корпусъ и 2-ю резервную кавалерійскую подчиню графу Сакену, равно какъ и 4-ю сводную дивизію; а резервы могутъ относиться по формировкѣ сюда. Бунтъ въ Новгородѣ важнѣе, чѣмъ бунтъ въ Литвѣ, ибо послѣдствія быть могутъ страшныя! Не дай и сохрани насъ отъ того милосердый Богъ, но я крайне безпокоюсь. Войска, участвовавшія въ бунтѣ, велѣлъ я обезоружить, раскассировать и отправить не медля врозь и малыми частями въ 13-ю и 15-ю дивизіи на распредѣленіе, чтобъ изъ корня вырвать. Вообще надо сдѣлать примѣръ самый строгій.

Повторяю, пиши чаще и обстоятельнье, ибо наиболье догадкой узнаю, что дълалось, и ни одного подробнаго рапорта не получалъ.

Върь моей дружбъ.

Н.

Здъсь бользнь скоро уменьшается.

2.

Царское Село. 22-го іюля 1831 г.

Донесеніе твое, Петръ Александровичь, отъ 10-го числа получиль я третьяго дня, а сейчасъ дошли два письма твои: первое—съ извъстіемъ о появленіи Ромарино, второе—въ отвътъ на мое письмо отъ 15-го числа. Сличая числа отправленія твоихъ донесеній съ тіми, въ кон они до меня доходять, ты долженъ самъ видіть ясно, въ какомъ я положени нахожусь и могъ ли быть симъ доволенъ. Послъ рапорта отъ 3-го, рапортъ отъ 15-го числа получилъ я здъсь 18-го, стало, пробылъ иятнадцать дней безъ мальйшаго свъдънія о тебь, тогда какъ рапорть твой отъ 10-го прибыль сюда 20-го числа! И только отъ того, что вмъсто должнаго направленія посланъ быль курьеръ съ посторонними порученіями на Минскъ. Нынъ обстоятельства столь трудны, столь сложны, что каждая минута дорога, потеря одной минуты можетъ быть причиною неисчислимыхъ бъдствій. Я никакъ не могу согласиться на отъбздъ твой, даже по причинъ бользии, ибо, сколько бъ ни желаль, по тому, что происходить въ поседеніяхъ, имъть тебя при себъ, но присутствіе твое на Литвъ, по вновь открывшимся обстоятельствамъ, признаю необходимымъ. Признаюсь, что я ожидаль подобнаго новаго покушенія, ибо сіе одно можеть продлить войну, въ чемъ весь расчетъ поляковъ, по наущению Франціи. Такъ какъ, къ несчастію, не удалось уничтожить Дембинскаго, и нын онъ, соединясь съ Ромарино, составитъ

вновь сильный отрядь, тебѣ должно не медля соединить все и употребить всѣ усилія, чтобъ совершенно уничтожить сей замысель. Для того считай г. Крейца съ его войсками въ твоемъ распоряженіи, если бъ весь его корпусъ или часть онаго потребовалась къ скорѣйшему достиженію уничтоженія Дембинскаго и Ромарино. Считаю присутствіе твое въ Гроднѣ, какъ ближайшемъ пунктѣ, необходимымъ; надо стараться не раздроблять силъ, но придвинуть и соединить все, что можно, чтобъ нанести рѣшительный ударъ, вѣроятно, въ то же время, какъ и генералъ Розенъ съ своей стороны дѣйствовать будетъ. Не полагаю, чтобъ на Ломзу или на Герстенцвейга обратились большія силы, иначе что жъ останется противъ графа Паскевича, который по вчерашнему его рапорту отъ 14 (26-го) числа изъ Нешавы пишетъ, что на другой день выступаетъ къ Варшавѣ, п то подъ Сухачевымъ непріятель его ждетъ, сильно укрѣпясь. Ты изъ сего видишь, что довѣренность моя къ тебѣ не переставала, но не переставало во мнѣ никогда чувство требовать отъ тѣхъ, кои облечены моей довѣренностію, чтобъ исполняли свой долгъ, какъ то подобаетъ. Аминь!

Сейчасъ получилъ я первый рапортъ Орлова. Въ Австрійскомъ полку пришло онять все въ должный порядокъ; есть надежда и на прочіе округа 1-й дивизіи, коихъ посланные были у меня. Въ Медвъдъ все пребыло спокойно; но въ Коростенъ подобно прочимъ, кромъ одного округа 2-й дивизіи, буйства и злодъйства были страшныя; коростенскіе были у меня въ искреннемъ раскаяніи, жду последствій. Резервные баталіоны Кіевскій и графа Аракчеева ръшительно вышли изъ повиновенія, прочія 2 дивизін мало надежны, также и артиллерія гренадерь. Тъ же двъ роты, кои остались въ своемъ округъ, дъйствуютъ заодно съ бунтовщиками, перебивъ офицеровъ. Надо итти смёло, осторожно и взять строгія мёры. Орловъ дёйствуеть умно и прекрасно. Но Эйхеръ, Леонтьевъ и Томашевскій совершенно потеряли голову, и боюсь, чтобъ не уронили совершенно духъ въ остальныхъ войскахъ. По всему этому и дабы имъть хоть одно довъренное лицо при себъ, знающее порядокъ дъль военнаго поселенія, крайне бы нуженъ мнъ быль Клейнмихель, если ты его одного можешь мнъ прислать, остави весь штабъ при себъ. Такъ какъ ты не довъряещь Довре, я предлагаю тебъ на время Деллингсгаузена, если Крейцъ тобой употребленъ будетъ. Подумай и ръшись скорбе. Вотъ все, что имълъ тебъ сказать; говорю всегда всю правду, какъ есть, это долгъ мой и нравъ мой. Я на правду себъ никогда не сержусь; позволь себя поставить въ примъръ. Прощай и върь моей дружбъ.

Н.

3.

Царское Село. 28-го іюля 1831 г.

Въ дорогъ на обратномъ пути изъ поселеній получилъ я письмо твое, Петръ Александровичъ, за которое благодарю, какъ и за нынъшнюю твою исправность въ перепискъ со мной. Богъ меня наградилъ за поъздку мою въ Новгородъ, ибо, спустя нъсколько часовъ послъ моего возвращенія, Богъ даровалъ женъ счастливое разръшеніе отъ бремени сыномъ Николаемъ. Вели возвъстить пушечными выстрълами върной Вильнъ; пусть они видятъ, что Богъ не оставляетъ тъхъ, кои на него одного возлагаютъ свою надежду. Въ Новгородъ нашелъ я всъ власти съ длинными запуганными лицами сверхъ всякаго въроятія; все голову потеряло, и вотъ причина

## императоръ николай первый

всёмъ убивствамъ и невёроятнымъ неистовствамъ, кои къ несчастію были почти вездё. Но прівздъ Орлова, потомъ мой приказъ, все сіе кончиль. Я одинъ прівхаль прямо въ Австрійскій полкъ, который велёль собрать въ манежё и нашель все на колёняхъ и въ слезахъ и чистомъ раскаяніи. На другой день въ Новгородѣ видѣль три резервныхъ баталіона Австрійскихъ и 1 и 2-й Карабинерныхъ и три кадровыхъ баталіона 1-й и 2-й дивизій, равно 24 орудія своднаго артиллерійскаго 1-го и 2-го корпуса. Пъхота посредственна и требуетъ взять въ руки по фронту, артиллерія въ порядкъ, но нова. Потомъ повхалъ въ полкъ наследнаго принца, где мене было греха, но нашель то же раскаяніе и большую глупость въ людяхъ, нотомъ въ полкъ короля Прусскаго; они всъхъ виновите, но столь глубоко чувствуютъ свою вину, что можно быть увърену въ ихъ покорности. Тутъ инвалидная рота прескверная, которую я уничтожу. Потомъ-въ полкъ графа Аракчеева; то же самое, покорность совершенная п раскаяніе. Но туть мастеровая рота готова была къ бунту; и я ихъ при себъ отправиль вонь въ походъ. Я туть объдаль и вездъ все по дорогъ нашель въ порядкъ. Замъть, что, кромъ Орлова и Чернышева, я былъ одинъ среди ихъ, и все лежало ницъ! Вотъ русскій народъ! Въ Старой Русст все приходить къ порядку, а въ Медвтат все такъ оставалось и во все время; безподобно. Есть черты умилительныя, но долго все описывать. Всё резервные баталіоны я вывожу съ артиллеріей въ Гатчино, а тамъ ставлю кадры один и 3 гренадер. 4 бат.—Холера, слава Богу, совсёмъ пропадаетъ.

Жду съ нетеривніемъ возвращенія Клейнмихеля. Если же самъ можешь прівхать, то и то бы лучше. Отвъчай скорье. Изъ армін имью извъстія отъ 19-го изъ Гомбина, и все шло хорошо. Тылъ войска поставленъ очень хорошо, но въ Ковнъ нужно бы хоть два орудія на случай.

Прощай и върь моей дружбъ

Н.

Жена тебъ кланяется.

4.

Царское Село. 1-го августа 1831 г.

Письмо твое отъ 27-го числа получилъ я третьяго дня, Петръ Александровичъ, и радуюсь, что все начиваетъ приходить въ порядокъ, и дѣло, на тебя возложенное, приведено симъ къ окончанію. Клейнмихель прибылъ, но за карантиномъ я его еще не видълъ. Хотя, благодаря Богу, дъла въ Новгородъ и Старой Руссъ улучшились, но требують непремённо строгаго разбора, а, можеть быть, и силы, дабы прійти въ должное устройство. Не сомнъваюсь, что графъ Орловъ исполнитъ первое, второе же и разборъ гръховъ одинъ ты можешь сдълать, ибо мнъ нътъ возможности ни часто, ни долго отлучаться; потому считаю твой прівздъ сюда нынв же необходимымъ, потомъ ъхать въ Москву можешь и на сколько тебъ потребуется. Открываются важныя упущенія г. Полуектова и нъкоторых вего подчиненных в, и все сіс требует встрогаго и безпристрастнаго разбора, но безъ слабости и съ полнымъ познаніемъ сего д'яла. Ув'ядомивъ о твоемъ отъбздъ графа Сакена и велъвъ Савонни вступить въ командование сходно предписанію, отправься тімь путемь, который предпочтешь сюда, отпустивь п г. Довре и прочій штабъ. Зд'єсь все въ порядк'в. Изъ армін получиль изв'єстія изъ Ловича, который намъ отданъ безъ выстръла, что отмънно важно. Одно затрудненіе отъ карантиновъ Пруссіп для нашего продовольствія, что крайне все затрудняетъ. Но съ

помощію Божіею и это превозмочь можно. Жена поправляется и теб'є кланяется. Вчера тяжелый быль мн'є день, свиданіе съ сестрой и съ тіломъ брата; больнымъ я прії каль домой.

Прощай, върь моей дружбъ.

Н.

5.

Царское Село. 6 августа 1831 г.

Я нолучилъ два письма твои, Петръ Александровичъ: одно-третьяго дня, отъъзжая въ Красное Село, другое — отъ 2-го августа, за которое весьма благодарю, равно какъ и за сообщение добрыхъ въстей отъ Розена; дай Богъ, чтобъ они оказались справедливыми. По извъстіямъ изъ Полангена носилась тамъ молва, будто новыя шайки мятежниковъ изъ Августовскаго воеводства нам'бревались ворваться къ намъ; хорошо бы сему пом'вшать, дабы не дать вновь разстроиться порядку, съ толикими трудами нынъ только еще возстановленному. Въ Красномъ Селъ видълъ я Клейнмихеля, который миж передаль всё твои порученія. Я утвердиль предположеніе объ отправлени прхотных резервовь, съ тою только разницею, чтобъ направить ихъ не на Ковно, а на Гродно, дабы на всякій случай имъть ихъ подъ рукою и ближе. Здъсь, слава Богу, идетъ все очень хорошо. Въ поселеніяхъ приходить все въ порядокъ, зачинщиковъ и убійцъ выдаютъ сами поселяне. Резервные баталіоны частью уже прибыли, частію уже идутъ. Екатеринославскій баталіонъ покрыль себя славой примърнымъ духомъ своимъ и дъйствіемъ противъ бунтовщиковъ своего округа, точно геройски. Когда всъ соберутся, я ихъ осмотрю въ Гатчинъ и отошлю къ армии по двъ роты съ баталіона, ибо пора полки усилить, а къ намъ пришло и идетъ довольно рекруть. Я тебя жду въ такомъ случав, если въ Литвв спокойно, въ противномъ случав увъренъ, что ты не вывдешь, не обезопасивъ вновь ввъренный тебъ край. Такъ какъ Храповицкій убъдительно просить его уволить отъ должности, то я назначаю на его мъсто сенатора Горголи, человъка способнаго, проворнаго и строгаго. Вотъ и все. Жена благодаритъ тебя и кланяется; она уже другой день какъ встала. Уланъ мой здоровъ. Прощай, върь моей дружбъ.

Н.

Въ видѣ дополненія къ настоящему тому помѣщаемъ двѣ статьи покойнаго Н. К. Шильдера, относящіяся къ болѣе поздней эпохѣ царствованія императора Николая Павловича. Одна изъ нихъ «Императоръ Николай І въ 1848 и 1849 годахъ» была напечатана въ «Историческомъ Вѣстникѣ» 1899 года, а другая «Императоръ Николай І и освобожденіе христіанскаго Востока»—въ «Русской Старинѣ» 1892 года.

Кромѣ того, считаемъ умѣстнымъ также помѣстить здѣсь списанные Н. К. Шильдеромъ съ подлинной рукописи отрывки изъ записокъ генералъ-адъютанта графа Бенкендорфа, обнимающіе время 1832—1837 годовъ и заключающіе въ себѣ весьма важный матеріалъ для біографіи императора Николая. Изъ этихъ отрывковъ одинъ, относящійся къ 1832 году, былъ напечатанъ Н. К. Шильдеромъ въ «Русской Старинѣ» 1898 года, а два, относящіеся къ 1835 и 1837 годамъ,—въ «Историческомъ Вѣстникѣ» 1903 года.



# Императоръ Николай I въ 1848 и 1849 годахъ.

#### I.

Весело встрѣтили въ Петербургѣ масленицу 1848 года; начался рядъ ежедневныхъ баловъ, привлекшихъ къ себѣ вниманіе всего столичнаго общества. Всѣ эти увеселенія должны были завершиться 22-го февраля, въ воскресенье, folle journée у наслѣдника цесаревича Александра Николаевича. Въ Петербургѣ никто не предвидѣлъ въ то время приближенія той страшной политической грозы, которая готова была разразиться надъ Европою; о подобномъ бѣдствін также мало думали, какъ и о возможности вторичнаго появленія холеры въ нашей столицѣ, — несчастія, также выпавшаго на долю злосчастнаго 1848 года. Всѣ эти печальныя событія надолго повергли умы въ самое тревожное состояніе.

21-го февраля, въ субботу, государь получилъ изъ Варшавы телеграфическую депешу, сообщавшую, что парижскія волненія побудили короля Людовика-Филиппа отказаться отъ престола въ пользу своего внука, графа Парижскаго, съ назначеніемъ регентства, въ лицѣ матери послѣдняго, вдовствующей герцогини Орлеанской.

Это извѣстіе быстро разнеслось по городу, но никто не предугадываль, что за отреченіемъ короля немедленно послѣдуетъ полное крушеніе Іюльской монархін и провозглашеніе республики. Великій князь Миханлъ Павловичъ говорилъ всѣмъ: «Vous verrez que dans deux mois ils auront une révolution complète»,—его высочество ошибся лишь двумя мѣсяцами въ своей оцѣнкѣ парижскихъ событій.

22-го февраля, состоялся назначенный баль у наслѣдника цесаревича. Танцующіе званы были къ двумъ часамъ передъ обѣдомъ, а въ девять часовъ вечера должны были присоединиться къ нимъ и прочіе приглашенные.

## дополненія къ второму тому

Гриммъ въ своей біографіи императрицы Александры Өеодоровны представилъ намъ слъдующую картину этого достопамятнаго дня.

«Залы были наполнены какъ блескомъ огней, такъ и блескомъ туалеговъ; взглядъ на беззаботную танцующую массу людей могъ породить увѣренность, что находишься въ вѣчномъ царствѣ мира и счастія.
Но вдругъ раскрываются двери шумной залы; взоры всѣхъ устремляются
туда, и черезъ дверь выходитъ на середину залы императоръ, съ сумрачнымъ видомъ, съ бумагой въ рукѣ, подаетъ знакъ, музыка обрывается
на полутактѣ, и танцующее общество по его мановенію замираетъ въ
безмолвной неподвижности. Послѣ нѣсколькихъ секундъ боязливаго ожиданія услышали, какъ государь громовымъ голосомъ возвѣстилъ на всю
залу: «Sellez vos chevaux, messieurs: la république est proclamée en
France!» Затѣмъ онъ покинулъ залу, и балъ прекратился».

Такъ пишетъ Гриммъ.

Въ дъйствительности же обстановка, при которой парижскія въсти нарушили общее веселіе собраннаго во дворцѣ общества, была нѣсколько пная.

Въ 5 часовъ, въ залу, гдъ происходили танцы, быстро вошелъ императоръ Николай Павловичь съ какими-то бумагами въ рукв и сказаль насколько отрывистых словь о переворот во Франціи и о быствъ короля изъ Парижа, — слова, оставшіяся непонятными для большинства присутствовавшаго здёсь общества. Затёмъ государь направился въ кабинетъ наследника цесаревича; за нимъ последовала сперва царская фамилія, а за нею понемногу устремились туда же и прочіе приглашенные. Здёсь государь громко прочель денешу, полученную отъ посланника нашего въ Берлинъ, барона Мейендорфа, а вслъдъ затъмъ поручилъ принцу Александру Гессенскому (брату цесаревны) прочесть также громко чрезвычайное прибавление къ Берлинской газетъ, приложенное къ этой депешв. Въ депешв было сказано, что изъ Парижа нъть ни газеть, ни писемъ, но что прітхавшій оттуда въ Брюссель путешественникъ сообщиль въсти, которыя находящійся въ этомъ городь прусскій пов'тренный въ д'ялахъ передаль своему двору, а Мейендорфъ сившиль представить государю съ особою эстафетою: во Франціи была провозглашена республика.

Вечеромъ того же 22-го февраля къ цесаревичу должны были собраться остальные приглашенные. Государь вышелъ позднѣе обыкновеннаго и, увидѣвъ стоявшихъ вмѣстѣ князя Александра Сергѣевича Меншикова, нашего посланника въ Вѣнѣ графа Медема и статсъ-секретаря барона Модеста Андреевича Корфа, обратился къ нимъ съ слѣдующими словами: «Qu'en dites vous? Voilà donc la comédie jouée et finie et le coquin à bas. Voilà bîentôt dix huit ans qu'on me taxe d'imbécile, quand je dis que son crime trouvera sa punition encore ici-bas, et pour-

tant mes prévisions viennent de s'accomplir: и подѣломъ ему, прекрасно, безподобно! il sort par la même porte par laquelle il est entré». Государь продолжаль еще говорить нѣсколько времени въ этомъ же духѣ и повторялъ то же самое въ разныхъ концахъ залы, привѣтствуя особенно милостиво командировъ гвардейскихъ полковъ, но прибавляя, что «даетъ слово, что за этихъ бездѣльниковъ французовъ не будетъ пролито ни одной капли русской крови».

Въ дальнѣйшихъ затѣмъ разговорахъ государь высказывалъ мнѣніе, что было бы любопытно знать, что скажетъ обо всемъ случившемся Англія, и какъ желательно было бы, чтобы французы въ минутномъ неистовствѣ своемъ тотчасъ устремились на Рейнъ, «тогда, прибавилъ онъ, нѣмцы воспротивятся имъ изъ національной гордости, а не то, если французы завяжутъ дѣло у себя и дадутъ нѣмцамъ опомниться, то коммунисты и радикалы между послѣдними легко могутъ, пожалуй, затѣять что нибудь подобное и у себя».

Наслѣдникъ цесаревичъ съ своей стороны замѣтилъ, что если вообще нечего много жалѣть Людовика-Филиппа, то важенъ тутъ «le principe», и отвратителенъ тотъ вандализмъ, съ которымъ французы посягнули на истребленіе королевскихъ дворцовъ, галлерей и проч.

Очевидецъ приводитъ съ своихъ замѣткахъ и такое мнѣніе: одинъ изъ присутствовавшихъ восхвалялъ допетровскую Русь, когда мы были отдѣлены отъ Европы, и благодаря одушевлявшимъ въ то время русское населеніе чувствамъ, событія, подобныя случившимся теперь во Франціи, прошли бы для насъ совсѣмъ незамѣтнымъ образомъ.

Императоръ Николай оставался на балъ очень недолго и вскоръ удалился во внутренніе покои, сопровождаемый графомъ Нессельроде. Среди разнородныхъ чувствъ и мыслей, овладъвшихъ собравшимся обществомъ, самый балъ уже пиблъ видъ какой-то аномаліи. Хотя танцы и продолжались, но, повидимому, даже молодежь участвовала въ нихъ какъ бы нехотя, а изъ нетанцовавшихъ образовались во всёхъ углахъ залы кружки, среди которыхъ толковали о случившемся до пресыщенія. Наконецъ наступило время разъёзда. Впсокосный годъ взяль таки свое, говорили многіе. Другіе, не понимавшіе духа времени и не сл'ядившіе за проявленіемъ различныхъ зловѣщихъ движеній, ознаменовавшихъ въ послѣднее время жизнь европейскихъ народовъ, «витали, какъ слѣпые или какъ бы въ другомъ міръ», пишетъ очевидецъ. Не можетъ быть,-восклицали эти голоса, -- статочное ли дёло: все казалось такъ спокойно, мы были такъ увърены, что живемъ среди самой прозанческой эпохи, и вдругь, неожиданнымъ образомъ попадаемъ въ полный разгаръ революціи 1789 года!

На другой день, въ чистый понедѣльникъ, было обычное засѣданіе государственнаго совѣта, но и оно, подобно вчерашнему балу у цеса-

ревича, утратило свой обычный характеръ. Никто не слушалъ предложенныхъ дѣлъ, и шопотъ съ сосѣдями объ извѣстіяхъ изъ Парижа угрожалъ обратиться почти въ громкій разговоръ. Обычное затишье въ столичной жизни, неразлучное съ наступленіемъ великаго поста, на этотъ разъ вполнѣ отсутствовало. Общественное вниманіе до такой степени сосредоточилось на парижскихъ происшествіяхъ, всѣ такъ были заняты высшими интересами, такъ жаждали развязки начавшейся грозной драмы, что почти не оставалось мѣста ни другимъ разговорамъ, ни другимъ помысламъ. Весь городъ былъ, такъ скагать, на ногахъ; всѣ скакали изъ дома въ домъ за новыми вѣстями, осаждали газетную экспедицію, и тѣмъ болѣе недоумѣвали и тревожились, когда оказывалось, что самыя газеты, ожидаемыя съ такимъ нетерпѣніемъ, приносили одни противорѣчія, недомолвки или извѣстія мало достовѣрныя.

22-го февраля государь, пригласиль къ себъ французскаго повъреннаго въ дълахъ Мерсье (Mercier de Lostende), котораго очень жаловалъ; принимая его, уже какъ частнаго человъка, Николай Павловичъ, пе стъсняясь, высказалъ ему со всею откровенностію истинныя мысли свои о Людовикъ-Филиппъ, заключавшіяся въ томъ, что Іюльская монархія рушилась, какъ и возникла, путемъ революціи.

Въ тотъ же день, когда Мерсье имѣлъ аудіенцію у императора, всѣ находившіеся въ Петербургѣ французы были собраны къ шефу жандармовъ, графу А. Ө. Орлову. Онъ передалъ имъ, именемъ государя, что они будутъ продолжать пользоваться прежнимъ покровительствомъ нашего правительства, разумѣется, при соблюденіи съ ихъ стороны совершенной тишины и спокойствія, но что, впрочемъ, каждому изъ нихъ, кто самъ пожелаетъ, предоставляется право выѣхать изъ Россіи.

Февральская революція, взволновавшая собою не только всѣ высшіе слои русскаго общества, вызвала также толки среди народа и солдать, которые по-своему старались объяснить смыслъ совершившихся за границею событій. Приведемъ здѣсь для примѣра одно забавное истолкованіе слова «республика» и смысла парижскаго переворота, придуманное нашими солдатами въ эту смутную пору.

Государь нашъ, — говорили они, — далъ французскому королю денегъ въ займы. Наступилъ срокъ уплаты; король не платитъ. Нечего дѣлать, государь пишетъ, пишетъ, а все толку нѣтъ; вотъ напослѣдокъ онъ и велѣлъ написать французскому народу, что дескать вашъ королъ занялъ у меня деньги, и срокъ прошелъ, а уплаты все нѣтъ; заставьте же его. И народъ разсудилъ, что государь требуетъ дѣло, и приступилъ къ своему королю: заплати да заплати, а король взялъ да и убѣжалъ съ деньгами. Вотъ народъ и разсердился, что король его такой невѣрный въ своемъ дѣлѣ; потолковали промежъ себя и положили распубликовать его по всей землѣ, сдѣлали распублику.

## императоръ николай первый

Явилась также остроумная карикатура. Представлены три бутылки, одна съ шампанскимъ, пробка вылетѣла, и въ искристомъ фонтанѣ вышибаетъ изъ бутылки корону, тронъ, коиституцію, короля, принцевъ, министровъ и проч. Это — Франція. Другая съ чернымъ густымъ пивомъ; изъ мутной влаги выжимаются короли, гросгерцоги, герцоги и т. п. Это — Германія. Наконецъ третья бутылка — съ русскимъ пѣниикомъ; пробка обтянута крѣпкой бичевкой и на ней казенная печать съ орломъ. Не нужно прибавлять, что это — Россія.

#### II.

Начавшееся въ февралѣ революціонное движеніе въ Европѣ не ограничилось одною Франціей. Опасенія, высказанныя императоромъ Николаемъ Павловичемъ, не замедлили оправдаться: нѣмцы дѣйствительно затѣяли нѣчто подобное и у себя. Вскорѣ послѣдовали одна за другою вѣсти о смутахъ въ Германіи и наконецъ даже въ Вѣнѣ, въ тогдашнемъ центрѣ европейскаго консерватизма, восторжествовавшая революція обратила въ бѣгство князя Меттерниха.

Переворотъ, совершившійся съ такою легкостью въ Парижѣ, не замедлиль отразиться на настроеніи императора Николая Павловича, придавъ ему на первыхъ порахъ воинственный оттѣнокъ.

Владимиръ Ивановичъ Панаевъ сохранилъ въ своихъ запискахъ любопытный разсказъ князя Петра Михайловича Волконскаго о первомъ докладѣ его у государя, 23-го февраля, на другой день послѣ описаннаго нами бала у наслѣдника цесаревича.

«Министръ возвратился отъ доклада съ раскраснѣвшимися щеками, — пишетъ Панаевъ. — Это было всегда для меня знакомъ, что онъ имѣлъ съ государемъ какое нибудь преніе.

- «— Вы, кажется, взволнованы, ваша свътлость?
- «— Да.
- «- Отъ чего?
- «— Поспорилъ съ государемъ.
- «- О чемъ?
- «— Хочетъ воевать.

«Хотя сейчасъ догадался, въ чемъ дѣло, но, желая болѣе ввести князя въ разговоръ, спросилъ: «съ кѣмъ?»

- «— Съ французами.
- «-- За что?
- «— За то, что прогнали Филиппа.
- «— Да вѣдь онъ не жалуетъ Филиппа.
- «— Ну, вотъ, подите. Говорптъ, что черезъ два мѣсяца поставитъ на Рейнъ 300.000 войска. На это я замѣтилъ ему, что у него не

найдется столько войскъ, чтобы отдѣлить на Рейнъ 300.000, а есть ли деньги, безъ которыхъ нельзя воевать? — «Деньги? — возразилъ государь: — да какъ же вы съ Александромъ Павловичемъ вели три года такую большую войну? Нашлись же деньги». — «Но развѣ вы не знаете, что мы вели ее на чужія деньги? Англія осыпала насъ субсидіями, а попробуйте-ка попросить теперь — не дадутъ ни гроша». — «Ну, продолжалъ князь, — кажется, я прохладилъ его жаръ, думаю, что отступится отъ своего намѣренія».

Князь Волконскій быль правь, сділавь это заключеніе. Такъ и случилось. Благоразуміе и государственная предусмотрительность одержали верхь въ уміте государя надъ этими порывами личнаго мужества, направленными къ безкорыстному поддержанію законнаго порядка въ Европіте. Онъ остановился на томъ, чтобы отнюдь не предпринимать ничего ни противъ Франціи, ни противъ другихъ государствъ, пока они будутъ ограничиваться одними внутренними своими дітами, но быть всегда готовымъ на случай, если бы дітаствія ихъ нарушили вніте внить предназначиль выдвинуть съ весны сильную армію къ нашимъ западнымъ границамъ. Въ этомъ смысліте посланы были инструкціп нашимъ дипломатическимъ представителямъ за границею.

Не всѣ, однако, приближенныя къ императору Николаю Павловичу лица рѣшились бы, подобно князю Волконскому, высказать государю въ минуты его воинственнаго одушевленія столько правды и въ столь рѣзкой формѣ; едва ли старый ветеранъ Александровскаго царствованія нашелъ бы много подражателей. Для подтвержденія этой истины достаточно указать на образъ дѣйствій князя Варшавскаго, находившагося во время этихъ происшествій въ Петербургѣ. На взглядахъ, высказываемыхъ фельдмаршаломъ, ясно отражалось то же воинственное увлеченіе, черезъ которое прошелъ и государь. «Къ веснѣ, — говорилъ знаменитый «отецъ-командиръ», — мы можемъ выставить 370.000 войска и съ нимъ пойдемъ и раздавимъ всю Европу».

- Очень хорошо, да гдѣ жъ возьмете вы на эту армію деньги?— возразилъ ему графъ Павелъ Дмитріевичъ Киселевъ.
- Деньги! всякій дасть, что у него есть, и я самъ пошлю продать послідній мой серебряный сервизъ.
- Ну, не велики еще будуть эти деньги; да другой вопросъ: кому же командовать вашей арміей? спросиль графъ Киселевъ.
- Кому? А на что жъ Паскевичъ? отвѣтилъ разгнѣванный фельдмаршалъ. Кто поправилъ Ермолова грѣхи, кто Дибичевы? кто во всей новѣйшей исторіи счастливо и съ полнымъ усиѣхомъ совершилъ иятъ штурмовъ? Все тотъ же Паскевичъ. Авось, Богъ дастъ ему теперь не ударить лицомъ въ грязь!

Но по прошествій нѣсколькихъ дней Паскевичь совершенно перемѣнилъ тонъ: онъ уже началъ говорить о безполезности внѣшнихъ съ нашей стороны дѣйствій и о большей необходимости охранять внутреннее спокойствіе. Однимъ словомъ, при своемъ отъѣздѣ, 29-го февраля, въ Варшаву, фельдмаршалъ уже былъ настроенъ совсѣмъ на другой ладъ и являлся сторонникомъ мира.

## III.

Въ эти смутныя времена положеніе императора Николая Павловича было, конечно, однимъ изъ самыхъ тягостныхъ. Съ его привязанностью къ монархическому началу, имѣя близкихъ ему или его семъв лицъ почти во всвхъ дворахъ Германіи, а въ одномъ изъ нихъ и родную дочь, онъ принужденъ былъ оставаться въ бездѣйствіи, смотрѣть, какъ рушились вокругъ него престолы, и попирались среди революціоннаго вихря, охватившаго всю Европу, священныя преданія прежнихъ политическихъ вѣрованій. Каждая телеграфическая депеша сообщала, каждый курьеръ привозилъ извѣстія о новыхъ требованіяхъ народовъ и о новыхъ уступкахъ, сдѣланныхъ правительствами, потерявшими окончательно голову. Революція повсемѣстно торжествовала, а потому можно было быть увѣреннымъ, что молчаніе Россіи не будетъ продолжительнымъ.

9-го марта, во время прогулки по Большой Морской, государь вструтиль статсъ-секретаря барона Корфа. «Ну, что,—сказаль ему императоръ,—хороши вънскія штуки! Я сбираюсь позвать тебя къ себъ и поручить новую работу. Надо будеть написать манифесть, въ которомь показать, какъ всъ эти гадости начались, развились, охватили всю Европу и, наконець, отпрянули отъ Россіи. Le tout ne doit pas être long, mais énoncé avec dignité et énergie, чтобъ было поръзче. Подожду еще нъсколько, посмотримъ, какія будуть дальше извъстія, а тамъ позову тебя и надъюсь, что ты не откажешься отъ этого труда».

Дъйствительно, государь призваль къ себъ барона Корфа черезъ нъсколько дней, 13-го марта, въ субботу, къ 12-ти часамъ, по получении извъстія о революціи въ Берлинъ. Баронъ Корфъ явился въ назначенное время и взяль съ собою составленный имъ послѣ разговора съ государемъ проектъ манифеста. Передъ кабинетомъ императора Корфъ встрътилъ выходившаго оттуда графа Нессельроде. — «L'empereur veut vous charger d'écrire un manifeste approprié aux circonstances», сказалъ графъ. Въ отвътъ на эти слова Корфъ разсказалъ канцлеру о встръчъ съ государемъ и о заготовленномъ проектъ. Нессельроде сообщилъ тогда, что государь уже написалъ свой проектъ мани-

#### дополненія къ второму тому

феста, котораго онъ, канцлеръ, еще не читалъ; но прибавилъ, что просилъ государя приказать сообщить ему окончательную редакцію, для соображенія ея въ видахъ дипломатическихъ. Тогда Корфъ предложилъ графу Нессельроде выслушать привезенный проектъ манифеста, канцлеръ не только вполнѣ его одобрилъ, но и просилъ доложить государю, что съ своей стороны "не видитъ надобности перемѣнить въ немъ ни одного слова.

Спустя пъсколько минутъ, когда Нессельроде уже уъхалъ, изъ кабинета государя вышелъ графъ А. Ө. Орловъ въ какомъ-то восторженномъ состояніи, утирая рукою слезы: «Ахъ, Боже мой, — сказалъ онъ, обратившись къ барону Корфу,— что за человъкъ этотъ государь! Какъ онъ чувствуетъ, какъ пишетъ! Сейчасъ прочелъ онъ мнъ свои идеи по манифесту, который хочетъ поручить вамъ написатъ; я отвъчалъ, что это не иден, а уже совсъмъ готовый манифестъ, и что лучше, конечно, никто не напишетъ. Et effectivement, vous pourriez у mettre un peu plus de style, plus d'élégance, mais jamais personne ne pourra parler avec autant d'énergie, de sentiment et de cœur. C'est juste ce qu'il faut à notre nation. Impossible de faire mieux».

Едва Орловъ успѣлъ это сказать, какъ его собесѣдника позвали къ государю.

Императоръ Николай Павловичъ стоялъ въ кабинетъ у письменнаго стоя. — «Qu'est ce que vous avez là?» — спросилъ государь.

«У меня быль въ рукахъ мой проектъ, — пишетъ баронъ Корфъ въ своихъ запискахъ.

- Sire, comme vous avez daigné m'énoncer vos idées au sujet du manifeste, j'ai cru de mon devoir d'en tracer un canevas.
- «— Ну, хорошо, nous verrons cela après, а теперь я прочту тебѣ свои идеи, которыя ты потомъ потрудишься привести въ порядокъ.

«И государь началь читать мнѣ свой проекть, прерывая нѣсколько разъ чтеніе для словесныхъ объясненій. Многозначительность предмета, торжественность минуты, выражавшіяся въ проектѣ высокія чувства, образъ чтенія, наконецъ, можетъ быть, и то впечатлѣніе, подъ вліяніемъ котораго отъ словъ Орлова я вошелъ въ кабинеть, привели и меня въ невольный восторгъ. Когда государь кончилъ, я бросился къ его рукѣ, но онъ не допустилъ и обнялъ меня. — Какое счастіе, какое благословеніе неба, — вскричалъ я, — что въ эти страшныя минуты Россія имѣетъ васъ, государь, васъ съ вашею энергіею, съ вашею душею, съ вашею любовію къ намъ!

«Содержаніе отвѣта состояло въ томъ, что мыслимъ и чувствуемъ мы всѣ одинаково, а, бывъ поставленъ во главѣ, онъ, конечно, не можетъ оставить и никогда не оставить дѣла. Но моего проекта государь уже не спросиль и болѣе о немъ не вспоминалъ.

- «— Теперь, сказалъ онъ, повзжай домой и уложи все это хорошенько на бумагу.
  - «— И потомъ прикажете прислать къ вашему величеству?
- «— Нѣтъ, принеси опять самъ. Я буду дома въ три часа, или, пожалуй, и вечеромъ.

«Въ передней камердинеръ объявиль мнѣ волю наслѣдника цесаревича, чтобы отъ государя я зашелъ къ его высочеству. Цесаревичъ уже зналъ, зачѣмъ я былъ у государя, но, кажется, еще не видалъ проекта; по крайней мѣрѣ, взявъ его отъ меня, тутъ же прочелъ про себя и, прослезившись, сказалъ: «Я очень радъ, что выборъ государевъ въ этомъ дѣлѣ палъ на васъ; вотъ вамъ еще одно драгоцѣнное воспоминаніе на цѣлую жизнь».

«Дома, въ тиши кабинета и съ перомъ въ рукѣ, нѣкоторыя изъ выраженій проекта, казавшіяся мнѣ, при живомъ чтеніи государя и при собственной мой восторженности, превосходно-умѣстными, предстали въ другомъ свѣтѣ. Иное имѣло видъ вызова къ войнѣ; другое какъ бы указывало на угрозы намъ извнѣ, которыхъ ни отъ кого не было; третье, наконецъ, проявляло надежды на побѣду, когда не имѣлось еще въ виду никакой брани. Но такъ какъ собственный мой проектъ, веденный отъ другой основной идеи, остался непрочитаннымъ, то мнѣ и надо уже было, въ качествѣ просто редактора, ограничиться однимъ изложеніемъ даннаго эскиза съ сохраненіемъ, по возможности, даже самыхъ его словъ. Въ три часа я былъ опять во дворцѣ.

«Поутру государь принялъ меня въ офиціальномъ своемъ кабинетѣ, наверху, а въ это время — въ домашнемъ, внизу.

- . «— Какъ, ты уже готовъ? спросилъ онъ, увидевъ меня.
- «— Мой трудъ, государь, былъ не великъ: мнѣ оставалось почти только переписать написанное вами.
- «— Ну, нѣтъ, я, признаюсь, не великій мастеръ на редакторство; voyons.
- «И я вслѣдъ затѣмъ прочелъ привезенную бумагу, а кончивъ взглянулъ на государя. У него текли слезы. Видно было, что онъ всею душою слѣдилъ за этимъ выраженіемъ завѣтныхъ его мыслей и чувствъ.
- «— Очень хорошо, сказалъ онъ, передѣлывать тутъ, кажется, нечего.
- «— Дозвольте, государь, повергнуть на ваше усмотрѣніе одну только мысль.
  - «— Что такое? Говори.
- «— Не позволите ли включить въ минифестъ хотя два слова о дворянствѣ: оно всегда окружало престолъ своею преданностью, и особенный призывъ отъ васъ польститъ лучшему его чувству.

- «— Я самъ объ этомъ думалъ, и сперва, въ черновомъ моемъ проектъ, именно сказано было: вст государственныя сословія; но послѣ мнѣ показалось, что слово сословіе не совству умъстно при теперешнемъ духт и обстоятельствахъ. Гдт же полагалъ бы ты сказать о дворянствт?
- «Я указалъ мѣсто. Онъ перечелъ раза два или три громко это мѣсто и, пробѣжавъ потомъ снова про себя весь проектъ, сказалъ:
- «— Нѣтъ, право, и такъ очень хорошо; если упоминать отдѣльно о дворянствѣ, то прочія состоянія могутъ огорчиться, а вѣдь это еще не послѣдній манифестъ; вѣроятно, что за нимъ скоро будетъ и второй, уже настоящее воззваніе, и тогда останется время обратиться къ дворянству, а теперь пусть будетъ такъ, какъ есть. Я попрошу только тебя съѣздить къ Нессельроде и показать ему нашъ проектъ; онъ очень взыскателенъ на выраженія и въ теперешнихъ обстоятельствахъ совершенно въ томъ правъ. Если онъ сдѣлаетъ какія нпбудь замѣчанія, то пріѣзжай опять ко мнѣ сказать объ нихъ, если жъ нѣтъ, такъ отдавай съ Богомъ въ переписку, или... знаешь что, перепиши лучше самъ своею рукою, а теперь покуда прощай, и большое спасибо».

Изъ дворца баронъ Корфъ, согласно приказанію государя, отправился къ канцлеру. Нессельроде, прочитавъ проектъ, остановился именно на тѣхъ же замѣчаніяхъ, о которыхъ упоминаетъ редакторъ манифеста въ своемъ разсказѣ; но какъ они относились къ основнымъ идеямъ, отъ которыхъ, по предположенію графа Нессельроде, государь ни въ какомъ случаѣ не отступилъ бы, то канцлеръ отказался отъ всякихъ возраженій и предпочелъ оставить все, какъ было написано.

Манифестъ, переписанный рукою барона Корфа, былъ подписанъ въ тотъ же день, въ субботу, 13-го числа; но государь выставилъ на немъ 14-е марта. Въ почь успѣли его напечатать, а въ воскресенье манифестъ былъ прочитанъ всенародно во всѣхъ петербургскихъ церквахъ, а вслѣдъ за нимъ, по распоряженію государя, пропѣтъ вездѣ тропарь: «Спаси, Господи, люди Твоя».

Въ воскресенье, рано утромъ, у наслѣдника цесаревича всегда собирались полковые командиры и адъютанты всей гвардейской пѣхоты, которою онъ въ то время начальствовалъ. Цесаревичъ самъ прочелъ имъ манифестъ. По мѣрѣ чтенія все болѣе и болѣе, видимо для веѣхъ, возрастало его волненіе, такъ что послѣднія строки были произнесены совершенно дрожавшимъ и прерывавшимся голосомъ. Окончивъ чтеніе манифеста, онъ первый возгласилъ «ура». Тутъ раздался общій нескончаемый крикъ; всѣ бросились цѣловать ему руки, и, по свидѣтельству современника, «сцена достигла высшей степени умиленія». Между тѣмъ находившіяся тутъ же маленькія дѣти цесаревича, испуганныя страшнымъ крикомъ, съ своей стороны также начали плакать, такъ что пришлось ихъ унести.

# императоръ николай первый

Грозный манифестъ пмператора Николая Павловича 1848 года возвъщалъ слъдующее:

«Послѣ благословеній долголѣтняго мира западъ Европы внезапно взволнованъ нынѣ смутами, грозящими писпроверженіемъ законныхъвластей и всякаго общественнаго устройства.

«Возникнувъ сперва во Франціи, мятежъ и безначаліе скоро сообщились сопредёльной Германіи, и, разливаясь повсемѣстно съ наглостію, возраставшею по мѣрѣ уступчивости правительствъ, разрушительный потокъ сей прикоснулся, наконецъ, и союзныхъ намъ имперіи Австрійской и королевства Прусскаго. Теперь, не зная болѣе предѣловъ, дерзость угрожаетъ въ безуміи своемъ и нашей Богомъ намъ ввѣренной Россіи.

«Но да не будетъ такъ!

«По завътному примъру православныхъ нашихъ предковъ, призвавъ на помощь Бога Всемогущаго, мы готовы встрътить враговъ нашихъ, гдѣ бы они ни предстали, и, не щадя себя, будемъ въ неразрывномъ союзѣ съ святою нашею Русью защищать честь имени русскаго и неприкосновенность предъловъ нашихъ.

«Мы удостовърены, что всякій русскій, всякій върноподданный нашъ, отвътить радостно на призывъ своего государя; что древній нашъ возглась: за въру, царя и отечество, и нынъ предукажеть намъ путь къ побъдъ, и тогда, въ чувствахъ благоговъйной признательности, какъ теперь въ чувствахъ святого на него упованія, мы всъ вмъстъ воскликнемъ:

«Съ нами Богъ! разумъйте, языцы, и покоряйтеся, яко съ нами Богъ!» Появленіе манифеста 14-го марта навело В. И. Панаева на слъдующія размышленія:

«Этотъ грозный манифестъ, въ которомъ порядочно досталось всёмъ революціонерамъ, произвелъ на тогдашнихъ демагоговъ, а ихъ полна была Европа, самое непріятное и враждебное для насъ впечатлѣніе, которое и не замедлили они выразить въ своихъ журналахъ и выказать на дѣлѣ, стараясь возмутить Польшу. Думаю, что государь поступилъ бы осмотрительнѣе, если бы вмѣсто барона Корфа потребовалъ къ себѣ старика князя Волконскаго. Можетъ быть, тогда манифестъ этотъ остался бы не изданнымъ, и мы имѣли бы менѣе враговъ за границею. Но Николай Павловичъ зналъ, что встрѣтитъ въ князѣ противорѣчіе, и потому, къ сожалѣнію, не позвалъ его».

Влагодаря полному отсутствію въ Россіи въ 1848 году политической прессы, нельзя встрѣтить въ изданіяхъ того времени какой либо оцѣнки правительственнаго акта 14-го марта; единственное исключеніе составлялъ «Journal de St.-Pétersbourg», издававшійся при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ. Графъ Нессельроде призналъ необходимымъ помѣстить въ своемъ органѣ объясненіе истиннаго смысла и значенія обнародованнаго манифеста.

#### дополненія къ второму тому

Приведемъ здѣсь содержаніе статьи, напечатанной тогда въ «Journal de St.-Pétersbourg»:

«Мы надняхъ сообщили высочайшій манифесть, изданный по случаю смуть, волнующихъ нынѣ Западную Европу. Всякій вѣрноподданный царя, конечно, понялъ значеніе сего манифеста. Это возгласъ вѣры, возгласъ отечества, намъ сродный языкъ, которымъ русскіе цари во дни испытанія обыкновенно взываютъ къ своему народу. Но за границею дѣйствія нашего правительства часто перетолковываются совершенно въ превратномъ смыслѣ, а потому мы считаемъ не излишнимъ войти въ пѣкоторыя объясненія, дабы предупредить тѣ ложныя заключенія, которыя иностранцы вздумали бы выводить изъ означеннаго манифеста.

«Весьма заблуждались бы тѣ, которые полагали бы, что въ этомъ манифестъ заключается что либо, могущее возбудить опасенія касательно нарушенія мира. Ничего подобнаго ніть въ помыслахъ нашего правительства. Но при непріязненныхъ чувствахъ, явно возбуждаемыхъ противъ насъ за границею, ничего не могло быть естественнъе воззванія царя къ русскимъ сердцамъ. Въ самомъ дълъ, не только во Фрацціи, гдв даже власти принимаютъ участіе въ замыслахъ польскихъ выходцевъ, но въ Венгріи, въ Пруссіи и въ Германіи, вездѣ раздавались враждебные противъ Россіи клики. Эти клики повторяемы были въ публичныхъ совъщаніяхъ разныхъ сословій, въ представительныхъ собраніяхъ и даже въ полуофиціальныхъ газетахъ. Правительствамъ, которыя были низвергнуты или преобразованы были мятежемъ, ставили въ вину, что они находились въ дружественныхъ отношеніяхъ съ нашимъ дворомъ. Лишь только узнали о событіяхъ, имѣвшихъ послѣдствіемъ провозглашение республики во Франціи, намъ тогчасъ стали приписывать воинственные замыслы. Громогласно отвергали союзъ съ Россіей тогда, когда не могли даже знать, намфрены ли мы проливать кровь свою изъ-за чуждыхъ намъ распрей. Россію старались представлять какимъ-то страшилищемъ. Тогда какъ мы никому не думали грозить, стали угрожать намъ самимъ, какъ бы желая темъ предупредить всякое со стороны нашей вмѣшательство.

«Мы только можемъ удивляться подобнымъ изъявленіемъ; ибо мы не мнимъ, чтобъ въ нашъ вѣкъ Россія когда либо нарушила права Германіи, или въ чемъ либо посягнула на ея независимость.

«Достопамятныя событія 1812 года свидѣтельствуютъ о томъ, съ чьей стороны предпринято было непріязненное нападеніе; исторія указываетъ, въ пользу ли или во вредъ германскимъ народамъ послужило участіе, тогда принятое нами въ ихъ дѣлахъ.

«Пусть же успокоятся умы, напрасно встревоженные. Ни въ Германіи, ни во Франціи Россія не нам'врена вм'вшиваться въ правительственныя преобразованія, которыя уже совершились, или же могли бы

еще послѣдовать. Россія не помышляеть о нападеніи: она желаеть мира, нужнаго ей, чтобы спокойно заниматься постепеннымь развитіемь внутренняго своего благосостоянія.

«Пусть народы Запада ищуть въ революціяхь того мнимаго благополучія, за которымь они гоняются. Пусть каждый изъ этихъ народовъ по своему произволу избираеть тоть образъ правленія, который признаеть напболье себь свойственнымь. Россія, спокойно взирая на таковыя попытки, не принимаеть въ нихъ участія, не будеть противиться онымь; она не позавидуеть участи сихъ народовъ даже и въ томъ случав, если бы и дъйствительно изъ нъдръ безначалія и безпорядковъ возникла наконець для нихъ лучшая будущность.

«Что касается до Россіи, то она спокойно ожидаеть дальнѣйшаго развитія общественнаго своего быта какъ отъ времени, такъ и отъ мудрой заботливости своихъ царей.

«Всякое общественное устройство, всевозможныя, даже самыя усовершенствованныя, формы правленія им'ють свои недостатки. Зная это, Россія почитаеть первымь для себя благомь незыблемость существующаго вь оной законнаго порядка; такъ какъ безъ этого не можеть существовать ни политическаго могущества вить государства, ни кредита, ни торговли, ни промышленности, ни народнаго богатства внутри онаго, то Россія не попустить, чтобы поколебали благонадежныя и прочныя ея установленія, столь для нея драгоцінныя. Она не потернить, чтобы чужеземные возмутители раздували въ преділахъ ея пламя мятежа; чтобы подъ предлогомъ возстановленія исчезнувшихъ народностей покусились отторгнуть какую либо изъ частей, составляющихъ въ совокупности своей цілость и единство имперіи.

«Если же наконецъ изъ хаоса всѣхъ политическихъ переворотовъ, всѣхъ возбужденныхъ вопросовъ о взаимныхъ правахъ, всѣхъ противо-положныхъ стремленій суждено возникнуть войнѣ, то Россія въ свое время разсмотритъ, соотвѣтственно или нѣтъ ея выгодамъ вмѣшиваться, и до какой именно степени, въ распри между тѣмъ и тѣмъ государствомъ, тѣмъ и тѣмъ народомъ.

«Но она не упустить изъ впду того распредѣленія границъ между государствами, тѣхъ взаимныхъ правъ владѣнія, кои освящены ея ручательствомъ, и рѣшительно не потерпитъ, чтобы въ случаѣ измѣненія политическаго равновѣсія и пного какого либо распредѣленія областей подобное измѣненіе обратилось въ ущербъ имперіп.

«Дотолѣ она будетъ соблюдать строгій нейтралитетъ. Не предпринимая никакихъ непріязненныхъ дѣйствій, она будетъ бдительнымъ окомъ слѣдить за ходомъ событій. Однимъ словомъ, Россія не станетъ нападать ни на кого, если только на насъ самихъ нападатъ не будутъ; она строго воздержится отъ всякаго посягательств на независимость и

#### дополненія къ второму тому

пеприкосповенность сос'єдственных областей, если п сос'єдственныя области съ своей стороны не посягнутъ на собственную ея неприкосновенность и независимость».

Въ заключение остается сказать, что, несмотря на всѣ комментаріи графа Нессельроде, въ Западной Европ' продолжали смотр' на манифесть 1848 года, какъ на вызовъ со стороны Россіи. Въ самой же имперіп манифесть далеко не способствоваль къ успокоснію умовъ. Одни видъли въ немъ воззвание къ войнъ, другие полагали, что предстонть готовиться уже и внутри Россіи къ смутамъ и безпорядкамъ; многіе же признавали изданіе манифеста преждевременнымъ. Между твиъ, вникая ближе въ свойства характера императора Николая Павловича, следуетъ признать, что избранная имъ форма проявленія своей державной воли была вполнъ естественною и не могла быть иною. Одушевлявшее государя чувство возстановить мощною рукою нарушенный въ Европт законный порядокъ настолько соотвттствовало самымъ завътнымъ его мыслямъ, что никакія убъжденія, никакіе доводы, внушаемые благоразумною осторожностію, не могли бы отклонить его отъ принятаго ръшенія; поле для дъйствія въ желаемомъ государемъ смысл'я пока еще не открывалось, а потому т'ямъ бол'я неудержимо влекло его высказаться, по крайней мфрф, во всеуслышаніе о политическомъ положеніи д'яль въ Европ'я, и, конечно, сдіялать это со свойственнымъ ему рыцарскимъ прямодушіемъ.

19-го марта 1848 года, въ годовщину занятія нашею армією Парижа въ 1814 году, началось выступленіе первыхъ частей войскъ къ нашей западной границѣ, на случай возможной войны.

#### IV.

Хотя въ Россіи господствовало въ 1848 году полнѣйшее спокойствіе и, по выраженію одного писателя, «все казалось поконченнымъ, запакованнымъ и за пятью печатями сданнымъ на почту для выдачи адресату, котораго зараньше предположено не разыскивать», но, тѣмъ не менѣе, политическое броженіе на западѣ Европы все-таки отразплось на нашихъ правительственныхъ мѣропріятіяхъ. Явилась возможность провести въ жизнь нѣкоторую реакцію. Задача была не изъ легкихъ при тогдашнихъ условіяхъ жизни въ Россіи, но усердіе нѣкоторыхъ сторонниковъ реакціоннаго направленія добилось осуществленія своихъ предположеній.

Уже во время описаннаго выше бала въ Зимнемъ дворцѣ, 22-го февраля, князь А. С. Меншиковъ нашелъ возможнымъ сказать цесаревичу, что у насъ явно идетъ «подкопная работа либерализма», которая отзывается и въ преподаваніи наукъ и въ направленіи журналовъ.

«Да, очень дурны журналы, — отвёчаль ему цесаревичь, — и ежели что въ нихъ такое встрётится, то покажите мив» 1.

Подобная же мысль пришла въ голову и статсъ-секретарю, барону М. А. Корфу. Но онъ не ограничился разговоромъ, а прибътъ и къ перу. По его мненію, нельзя было не обратить вниманія на нашу журналистику, въ особенности же на два журнала «Отечественныя Записки» и «Современникъ». Оба журнала, пользуясь, какъ пишетъ баронъ Корфъ, «малоразуміемъ тогдашней цензуры, позволяли себ'в печатать Богъ знаетъ что и, по проповъдуемымъ ими подъ разными иносказательными, но очень прозрачными для посвященныхъ формами, коммунистическимъ идеямъ, могли сдёлаться небезопасными для общественнаго спокойствія. Безпрерывно размышляя о томъ, чёмъ можно было бы его оградить и упрочить въ виду судорожныхъ движеній Запада, я набросаль нёсколько мыслей о дёйствіяхь нашихь періодическихъ изданій и цензуры; но долго колебался дать имъ ходъ изъ опасенія явиться въ глазахъ другихъ, а еще болье въ своихъ собственныхъ, какимъ-то доносчикомъ. Разсудивъ, однако, что жертвовать на общее благо инчтожною своею личностію есть священный долгъ каждаго изъ насъ въ такое опасное время более, чемъ когда либо, что я буду туть действовать, не какъ частный человекь, а въ качестве члена правительства, и что, говоря лишь о фактахъ, а не о лицахъ, удалю отъ себя, въ собственной совъсти, всякое нарекание въ презрвиномъ доносъ, я ръшился отвезти мою записку къ наследнику цесаревичу. Не заставъ его высочество, я зашелъ съ нею къ великому князю Константину Николаевичу, который остался чрезвычайно доволенъ моею запискою и совътовалъ непремьно отослать къ наслъднику, не теряя времени».

Баронъ Корфъ исполнилъ данный ему совътъ и отослалъ записку къ цесаревичу 23-го февраля вечеромъ, на другой день по получении извъстія о провозглашеніи во Франціи республики.

23-го февраля баронъ Корфъ былъ приглашенъ объдать къ наслъднику, который объявилъ своему гостю, что государь учредилъ подъпредсъдательствомъ князя Меншикова особый комитетъ, состоящій изъ графа Александра Григорьевича Строганова (бывшаго министра виутреннихъ дълъ), Дмитрія Петровича Бутурлина и барона Корфа. «Ваша записка пришла какъ нельзя болье кстати», — прибавилъ цесаревичъ. — «Вчера вечеромъ у государя былъ разговоръ именно объ этомъ, а, воротясь къ себъ и найдя вашу бумагу, я сегодня же отнесъ ее къ батюшкъ, и онъ, прочитавъ, оставилъ у себя для объясненія съ Орловымъ, котораго ждалъ въ эту минуту».

<sup>1</sup> Изъ дневника князя А. С. Меншикова 1848 года.

#### ДОПОЛНЕНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

27-го февраля члены вновь созданнаго комитета получили отъ шефа жандармовъ, графа Орлова, слъдующее офиціальное извъстіе:

«По дошедшимъ до государя императора изъ разныхъ источниковъ свѣдѣніямъ о весьма сомнительномъ направленіи нашихъ журналовъ, его императорское величество, по докладѣ моемъ по сему предмету, собственноручно написать изволилъ:

«Необходимо составить особый комитеть, чтобы разсмотрѣть, правильно ли дѣйствуетъ цензура, и издаваемые журналы соблюдаютъ ли данныя каждому программы. Комитету донести мнѣ съ доказательствами, гдѣ найдетъ какія упущенія цензуры и ея начальства, т.-е. министерства народнаго просвѣщенія, и которые журналы и въ чемъ вышли изъ своей программы. Комитету состоять подъ предсѣдательствомъ князя Меншикова изъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Бутурлина, статсъ-секретаря Корфа, генералъ-адъютанта графа Строганова 2 и статсъ-секретаря Дегая 1. Увѣдомить о семъ кого слѣдуетъ и занятія комитета начать немедля».

Князь Меншиковъ записалъ въ своемъ дневникъ:

«Получиль отъ графа Орлова сообщение высочайшаго повелѣнія, что мнѣ быть предсѣдателемъ комитета о проступкахъ цензуры въ пропускѣ недозволенныхъ статей въ журналахъ, т.-е. родъ слѣдствія надъминистромъ просвѣщенія графомъ Уваровымъ; порученіе весьма непріятное».

4-го марта состоялось у князя Меншикова первое засѣданіе комитета, а 7-го марта государь призвать его «для отмѣны послѣдовавшаго сего же дня приказанія призвать редакторовъ журналовъ въ Третье Отдѣленіе для внушенія имъ не либеральничать въ газетахъ. Порученіе это,—пишетъ князь Меншиковъ,—возложено на мой цензурный комитетъ. Причиною тому графъ Орловъ, который не хотѣлъ принять на свою часть этого порученія и съ такимъ сердцемъ, что государь ему уступилъ. По этому случаю я имѣлъ съ Орловымъ размолвку. При семъ государь приказалъ мнѣ объявить Уварову, чтобы съ завтрашняго дня всѣ статьи журнальныя были подписаны редакторами. По этому случаю я былъ у Уварова, который убѣдился, что я не инквизиторъ».

11-го марта на засѣданіе цензурнаго комитета, собраннаго въ залѣ адмиралтействъ-совѣта, призваны были редакторы журналовъ, издаваемыхъ въ Петербургѣ, и имъ объявлено, что «за напечатаніе либеральныхъ и коммунистическихъ статей они подвергнутся личному взысканію, независимо отъ отвѣтствѣнности цензуры».

Учрежденный тогда комитеть просуществоваль слишкомъ мѣсяцъ; онъ привель къ тому, что у государя родилась мысль учредить подъ

<sup>1</sup> Вслѣдъ затѣмъ къ составу комитета присоединенъ былъ еще начальникъ штаба корпуса жандармовъ, генералъ Дубельтъ.

непосредственнымъ своимъ руководствомъ всегдашній безгласный надзоръ за дъйствіями нашей цензуры. Съ сею цѣлью вмѣсто прежняго временнаго комитета учрежденъ былъ 2-го (14-го) апрѣля 1848 года постоянный, изъ члена государственнаго совѣта, Д. Н. Бутурлина, и статсъ-секретарей, барона Корфа и Дегая, съ обязанностію представлять свои замѣчанія и предположенія непосредственно государю. Сначала надзоръ этого комитета предполагалось ограничить одними лишь періодическими изданіями; но потомъ онъ распространенъ былъ на всѣ вообще произведенія нашего книгопечатанія. Призвавъ къ себѣ трехъ членовъ вновь образованнаго комитета, императоръ Николай объявиль, что поручаетъ имъ это дѣло по особому, какъ онъ выразился, безграничному своему довѣрію. «Такъ какъ самому мнѣ некогда читать всѣ произведенія нашей литературы,—сказаль государь,—то вы станете дѣлать это за меня и доносить мнѣ о вашихъ замѣчаніяхъ, а потомъ мое уже дѣло будетъ расправляться съ виновными».

Комитеть этоть, какъ его называеть баронь Корфь, родъ нароста въ нашей администраціи, существоваль до 1856 года подъ названіемь Комитета 2-го апрёля; личный составъ комитета только видоизмёнялся, и въ заключение косвенный творецъ его, баронъ Корфъ, сдълался предсъдателемъ комитета до упраздненія имъ же вызваннаго къ жизни нароста въ нашей администраціи. Такимъ образомъ образовалась у насъ двойная цензура въ 1848 году, предварительная, въ лиць обыкновенныхъ цензоровъ, просматривавшая до печати, и взыскательная, или карательная, подвергавшая своему разсмотренію только уже напечатанное и привлекавшая, съ утвержденія и именемъ государя, къ отв'тственности, какъ цензоровъ, такъ и авторовъ за все, что признавала предосудительнымъ или противнымъ видамъ правительства 1. Спрашивается: какимъ образомъ могла существовать при такихъ условіяхъ какая бы то ни было печать? Кончилось тымь, какъ ниже будеть разсказано, что даже государь получиль, по невъдънію комитета, такъ сказать, выговоръ отъ этого учрежденія.

1 Разсуждая впослѣдствіи уже въ царствованіе императора Александра ІІ-го объ этомъ комитетѣ въ своихъ запискахъ, баронъ Корфъ нашелъ возможнымъ разомъ похвалить учрежденіе комитета и вмѣстѣ съ тѣмъ его упраздненіе. Этотъ бюрократическій фокусъ заслуживаетъ быть приведеннымъ здѣсь дословно:

«Если въ эпоху своего учрежденія, когда министерствомъ народнаго просвѣщенія управлядъ еще графъ Уваровъ, цѣль и надобность особаго тайнаго надзора оправдывались тѣмъ, что министръ утратилъ прежнее довѣріе государя, и если въ началѣ своего существованія комитетъ нашъ, по глубокому моему убѣжденію (?), принесъ большую и существенную пользу, то дальнѣйшее продолженіе этого внѣшняго посторонняго надзора, при преемникахъ Уварова, когда все постепенво вошло въ законные предѣлы, сдѣлалось уже совершенною аномаліею и только парализировало дѣйствіе и власть самого министерства, вредя косвенно всякому полезному развитію и успѣхамъ отечественной письменности. Эти обстоятельства были удостоены высочайшаго вниманія (въ 1856 году), и вслѣдствіе того комитетъ 2-го апрѣля, по всеподданнѣйшему докладу моему, закрытъ».

# дополненія къ второму тому

Князь Меншиковъ разсказываетъ, что по учреждении комитета 2-го апръля Д. П. Бутурлинъ былъ въ большихъ попыхахъ и признавался ему, что онъ находится въ затруднительномъ положении, ибо не можетъ себъ дать отчета, въ чемъ состоять должны обязанности комптета, котораго онъ былъ предсъдателемъ. Встрътивъ барона Корфа въ государственномъ совътъ, князь Меншиковъ нашелъ его блъднымъ, желчнымъ и разстроеннымъ негласнымъ доносомъ; ударъ направленъ былъ противъ графа Уварова, и Корфъ надъялся быть министромъ народнаго просвъщенія и вмъсто того назначенъ былъ «въ цензурно-фискальный комитетъ, то-есть уже не скрытнымъ, а явнымъ доносчикомъ».

Положеніе дёль того времени и духь его выясняются позднѣйшимъ разговоромъ императора Николая съ барономъ Корфомъ, случившимся на платформѣ Царскосельской желѣзной дороги.

Государь заговориль о цензурномъ комитет и замѣтиль, что послѣднее замѣчаніе о какомъ-то анекдот въ «Сѣверной Пчелѣ» неважно, но прибавиль: «однако хорошо, что и это отъ васъ не ускользнуло».

- Государь,—отвёчалъ Корфъ,—мы вмёняемъ себё въ обязанность доводить до вашего свёдёнія о всёхъ нашихъ замёчаніяхъ, даже и мелочныхъ, предпочитая представить даже что нибудь мелочное, чёмъ пропустить важное.
- Такъ, такъ и надо,—замѣтилъ Николай Павловичъ,—прошу и впредь также продолжать; ну, а что теперь Краевскій съ своими «Отечественными Записками» послѣ сдѣланной ему головомойки?
- Я въ эту минуту именно читаю майскую книжку и нахожу въ ней совершенную перемѣну; совсѣмъ другое направленіе, и нѣтъ уже слѣда прежняго таинственнаго арго. Повѣшенный надъ журналистами Дамокловъ мечъ видимо приноситъ добрые плоды.
- Надъюсь,—заключилъ государь,—и признаюсь, не могу только надивиться, какъ прежде допустили вкрасться противному.

Продолжая затѣмъ рѣчь о томъ же предметѣ, государь сказалъ еще барону Корфу:

— Больше всего мнѣ досадны глупые возгласы противъ Петра Великаго; досадно, когда и говорятъ, а тѣмъ больше нестершимо, когда печатаютъ. Петръ Великій сдѣлалъ, что могъ, и даже болѣе, чѣмъ могъ, и въ правѣ ли мы теперь при такомъ отдаленіи отъ той эпохи и въ нашемъ незнаніи тогдашнихъ обстоятельствъ критиковать его дѣйствія, унижать его славу, унижая черезъ то славу самой Россіи?

Графиня Блудова, вспоминая въ своихъ запискахъ о дѣятельности Бутурлина въ 1848 году, признаетъ Дмитрія Петровича, котораго когдато въ шутку называли «Boutourline-Jomini», остроумнымъ и увлекательнымъ собесѣдникомъ, но замѣчаетъ, что батюшка ея и предсѣдатель негласнаго комитета совершенио разошлись въ миѣніи насчетъ цензуры.

Она пишетъ, что Бутурлинъ по врожденной рѣзкости и деспотизму характера доходилъ до такихъ крайнихъ мѣръ въ этомъ отношеніи, что иногда приходилось спросить себя: не плохая ли это шутка? «Напримѣръ, онъ хотѣлъ, чтобы вырѣзали нѣсколько стиховъ изъ акаеиста Покрову Божіей Матери, находя, что они революціонны. Батюшка сказаль ему, что онъ такимъ образомъ осуждаетъ своего собственнаго ангела, святого Дмитрія Ростовскаго, который сочинилъ этотъ акаеистъ и никогда не считался революціонеромъ; преосвященный же Иннокентій только поновилъ въ этомъ акаеистъ, такъ сказать, слогъ устарѣвшій.

- «— Кто бы ни сочиниль, туть есть опасныя выраженія,—отвѣчаль Бутурлинь.
- «— Вы и въ Евангеліи встрѣтите выраженія, осуждающія злыхъ правителей?—сказаль мой отецъ.
- «— Такъ что жъ? возразилъ Дмитрій Петровичъ, переходя въ шуточный тонъ: — если бы Евангеліе не была такая извѣстная книга, конечно, надобно бъ было цензурѣ исправить ее».

Трагикомическій эпизодъ произошель съ комитетомъ 1851 году. Бутурлинъ уже умеръ, и въ комитетѣ предсѣдательствоваль баронъ Корфъ. Знаменитая танцовщица Фанни Эльслеръ давала представленія въ Москвѣ и привела зрителей въ неописуемый восторгъ, который превзошелъ даже предѣлы приличія. Кончилось тѣмъ, что москвичи изъ-подъ ея экипажа выпрягли лошадей и возили ее на себѣ, при чемъ должностныя лица садились на козлы, на запятки и т. п. Въ Петербургѣ стало извѣстно, что всѣ эти неумѣстныя выходки возбудили большое неудовольствіе государя, но что, впрочемъ, выраженію ихъ не препятствовали офиціально.

Вдругъ въ «Сѣверной Пчелѣ» (21-го марта 1851 года, № 64) появились стихи, поридавшіе и осмѣнвавшіе эту восторженность, но въ такомъ тонѣ и съ такой точки зрѣнія, которые представились барону Корфу почти столько же неумѣстными, какъ и восторженность москвичей.

Приведемъ здёсь содержание стиховъ въ статьй, озаглавленной:

«Отрывокъ изъ московской жизни на сырной недѣлѣ 1851 года.

«Несмѣтное множество экипажей и пѣшихъ съ букетами, вѣнками и разными драгоцѣнными коврами неистово стремятся къ театральной илощади.

<sup>1</sup> Графиня Блудова приводить нѣкоторыя мѣста изъ акаенста, которыя Бутурлинъ признаваль опасными:

<sup>«</sup>Радуйся, незримое укрощеніе владыкъ жестокихъ и звѣронравныхъ . . . . . . «Совѣты неправедныхъ князей разори; зачинающихъ рати погуби» и пр. и пр.

#### прохожий говорить:

«Куда народъ нашъ православный Стремится съ радостью такой? Не торжество ль побъды славной Россін матушки святой? Куда несуть дары златые, Алмазы, яхонты, цвѣты И жемчугъ, и парчи драгія, Весь причетъ міра суеты? Зачемь народь нашь православный На сырной вдругь затьяль пирь? Аль прибыль къ намъ царь державный, Нашъ европейскій богатырь? Скажи мнъ, старичекъ почтенный, Скажи, пожалуй, наконецъ, Ужъ не въ Москвъ ли нашъ безцънный, Нашъ ненаглядный царь-отецъ?

#### СТАРИКЪ.

«Эхъ, батюшка, вѣдь молвить стыдно (Старикъ невольно отвѣчалъ), Бѣгутъ зачѣмъ, ей-ей, обидно, Народъ дурить ужъ очень сталъ. Какой тутъ царь! А лишь приманкой Въ кіатеръ сатана завлекъ, Прельстить насъ хочетъ басурманкой, Что ноги мечетъ въ потолокъ.

#### прохожий.

«Такъ вотъ причина восхищенья Въ столицѣ-матушкѣ Руси! Спаси насъ Богъ отъ посрамленья, И паче отъ грѣховъ спаси. Знать, нѣтъ грѣхамъ твоимъ и счету, О грѣховодница Москва! Что ты бѣсовскому причету Готовишь нынѣ торжества».

Въ Петербургѣ заговорили, что эти стихи напечатаны были по высочайшему повелѣнію; но какъ высшему цензурному комитету ничего не было о томъ сказано, то предсѣдатель призналъ противнымъ долгу службы удержаться отъ представленія государю замѣчаній о неприличіи напечатанныхъ стиховъ.

Въ виду указанныхъ соображеній въ комитетѣ состоялся слѣдующій журналъ:

«Комитетъ по разсмотрѣніи напечатанныхъ въ «Сѣверной Пчелѣ» стиховъ, подъ заглавіемъ: «Отрывокъ изъ московской жизни», нашелъ, что, содержа въ себѣ, можетъ статься, и справедливое, но весьма, однако же, рѣзкое порицаніе всего московскаго населенія по случаю преувеличеннаго чествованія Фанни Эльслеръ, они едва ли могутъ быть признаны приличными въ томъ отношеніи, что сравниваютъ и какъ бы ставятъ въ параллель преходящія похвалы нѣсколькихъ восторженныхъ лицъ съ тѣми общими, священными чувствами вѣрноподданнической любви и преданности, за которыя вся Москва удостоивалась всегда изъявленій монаршаго благоволенія.

«Считая, что включеніе въ напечатанные для публики стихи подобнаго сравненія не можетъ не быть огорчительно для самой большей части московскихъ жителей, не участвовавшихъ въ этихъ смѣшныхъ изліяніяхъ восторга, и потому неумѣстно, комитетъ долгомъ признаетъ такое заключеніе свое повергнуть на высочайшее воззрѣніе».

Излишнее усердіе не всегда бываеть полезнымь; эта истина получила новое подтвержденіе и въ разсматриваемомь случав. Слухи о томь, что стихи были напечатаны по высочайшему повелвнію, оказались справедливыми. Къ ужасу членовъ комитета и его чрезъ мітру усерднаго предсвателя, представленный журналь возвращень быль государемь съ слітующею собственноручною надписью: «Напечатано съ моего дозволенія, какъ полезный урокъ за дурачество части московскихъ тунеядцевъ».

Виновникомъ происшедшаго недоразумѣнія оказался графъ Орловъ; онъ позабылъ своевременно предупредить комитетъ о томъ, что въ «Сѣверной Пчелѣ» появятся стихи, высочайше одобренные. Государь, попрекнувъ въ этомъ упущеніи графа Орлова, прибавилъ: «За то комитетъ порядкомъ погонялъ меня».

# Императоръ Николай и освобожденіе Христіанскаго Востока.

Въ «Русской Старинѣ», въ замѣткахъ по поводу Восточной войны 1853 — 1856 годовъ, была высказана мысль, что если со временемъ появится въ печати обширная собственноручная переписка императора Николая, прервавшаяся только за нѣсколько дней до кончины государя и обнимающая собою всѣ политическіе и военные вопросы того времени, то это будетъ лучшимъ памятникомъ, воздвигнутымъ этому державному вождю Россіи. Съ тѣхъ поръ прошло много лѣтъ, но каждое вновь открываемое историческое свидѣтельство, касающееся этой эпохи и вообще тридцатилѣтія съ 1825 по 1855 годъ, служитъ только подтвержденіемъ справедливости высказаннаго тогда взгляда.

Къ числу такихъ драгоценныхъ памятниковъ, доселе еще не сделавшихся достояніемъ исторіи, относится, безъ сомнінія, поміщенная ниже собственноручная записка императора Николая о восточномъ вопросъ, предназначавшаяся для государственнаго канцлера графа Нессельроде; она написана государемъ въ началѣ ноября 1853 года, въ то время, когда недоброжелательство западныхъ державъ (въ особенности же Англіи) къ Россіи обрисовалось уже съ достаточною ясностію. До сихъ поръ ни одинъ историкъ Восточной войны 1853 — 1856 годовъ не упомянуль объ этой записку, и никто не подозруваль о томъ новомъ направленіи русской политики, которое намфревался придать ей императоръ Николай въ 1853 году. Преданія священнаго союза, связавшія Россію по рукамъ и по ногамъ, готовы были, наконецъ, прерваться, и русскому государственному эгонзму предстояло вступить въ свои законныя права. Но злой рокъ воспрепятствовалъ осуществленію благихъ намфреній государя, и на Россію обрушились безпримфрныя испытанія...

Вотъ что начерталъ императоръ Николай для вразумленія своего канцлера.

«Les déclarations inqualifiables de lord Aberdeen, l'intention avouée d'entraver nos opérations sur mer et de permettre, cependant, d'agir contre nous par cette voie, exigent de notre part une combinaison telle à nous mener directement à notre but, en augmentant nos moyens d'action et en les mettant à l'abri des atteintes anglaises.

«Il semble que le gouvernement anglais, tout en prenant fait et cause pour les turcs, entrevoit dans un prochain avenir que cet empire ne peut durer en Europe et combine déjà comment il pourra faire tourner contre nous les conséquences de cette crise, en se mettant peut-être à la tête de l'émancipation des chrétiens d'Europe, quitte à les organiser ensuite de façon à créer leur future existence dans les conditions qui seraient contraires à nos plus grands intérêts.

«N'est-il donc pas de notre devoir impérieux de prévenir cet infâme calcul, en déclarant dès à présent à toutes les puissances que, reconnaissant l'inutilité des efforts communs pour ramener le gouvernement turc à des sentiments de justice, et forcés à une guerre dont l'issue ne peut être définie, nous restons fidèles à notre principe déjà proclamé de renoncer, s'il est possible, à toute conquête, mais que nous reconnaissons que le moment est venu de rétablir l'indépendance des états chrétiens en Europe, tombés depuis des siècles sous le joug Ottoman. Qu'en prenant l'initiative de cette résolution sainte, nons en appelons à toutes les nations chrétiennes, pour se joindre à nous dans ce but sacré! Qu'il ne s'agit pas seulement des chrétiens du rit orthodoxe grec, mais du sort de tous les chrétiens sans distinction, soumis à la domination musulmane en Europe. Ainsi donc que nous déclarons vouloir l'indépendance réelle des moldavo-valaques, des serbes, des bulgares, des bosniaks et des grecs; que chacune de ces nations entre dans la jouissance du pays qu'elle habite depuis des siècles, que chacune se gouverne par l'homme de son choix, élu par eux-mêmes et pris parmi leurs nationaux.

«Je pense qu'un appel ou déclaration faite ainsi doit subitement faire changer de face à l'opinion de toute la chrétienté et ramener, peut-être, à des idées plus justes sur ce grave événement, et au moins le faire échapper à la direction exclusive et mal intentionnée du gouvernement anglais.

«Je ne vois que ce seul moyen d'en finir avec le mauvais vouloir anglais, car il n'est pas croyable, après une déclaration semblable qu'ils puissent encore se joindre aux turcs pour combattre contre les chrétiens.

«Il s'entend que l'organisation future des provinces émancipées doit être remise à une entente commune, après que le premier but sera atteint. Il n'est pas douteux qu'il offrira encore maintes difficultés, mais elles ne seront pas invincibles, j'en ai l'intime conviction, et d'ailleurs,

#### дополненія къ второму тому

si nous réussissons dans ce que nous voulons, nous aurons plus de chances à faire prévaloir nos intentions pour le reste.

«Il serait urgent de sonder les dispositions de ces provinces, en envoyant sur les lieux des individus intelligents et sans plus tarder pour obtenir le plus vite possible des données exactes sur le véritable esprit des populations et sur le secours que l'on pourrait en attendre. Des individus comme Ковалевскій seraient précieux pour cela. Il s'agirait des serbes et des bosniaks, car nous savons ce qui en est des bulgares, et il faudrait faire appeler ici incontinent une députation de notables moldaves et valaques, pris parmi ce qu'il y a de plus raisonnable, parmi les boyars et le clergé, pour leur faire connaître nos intentions pour leur avenir, à les gagner à ce projet».

[Переводъ]. «Непозволительныя заявленія лорда Абердина, заключающія въ себѣ явное намѣреніе затруднить наши дѣйствія на морѣ и въ то же время дозволеніе дѣйствовать противъ насъ этимъ же путемъ ¹, вынуждають насъ обратиться къ комбинаціи, способной вести насъ прямо къ нашей цѣли, увеличивъ наши средства дѣйствія и обезпечивъ ихъ отъ нападеній англичанъ.

«Кажется, что англійское правительство, вступаясь за турокъ, предвидить, что существованіе ихъ имперіи въ Европъ сдѣлается невозможнымъ въ весьма близкомъ будущемъ, и теперь уже соображаетъ свои дѣйствія такимъ образомъ, чтобы имѣть возможность обратить противъ насъ послѣдствія этого кризиса. Для этого, можетъ быть, оно само встанетъ во главѣ освобожденія европейскихъ хрпстіанъ съ цѣлью дать имъ затѣмъ такое устройство, чтобы условія ихъ будущаго существованія шли совершенно въ разрѣзъ съ нашими существеннѣйшими интересами.

«Не представляется ли, слѣдовательно, нашимъ настоятельнымъ долгомъ предупредить этотъ постыдный расчетъ и объявить теперь же всѣмъ державамъ, что, сознавая всю безполезность общихъ усилій обратить турецкое правительство на путь справедливости и вынужден-

1 Великобританское правительство объявило, что оно ничего не предприметъ противъ положенія, занятаго Россією въ княжествахъ, на лѣвомъ берегу Дуная, пока война не будетъ перенесена на правый берегъ; затѣмъ Англія предупреждала, что она доставитъ матеріальную поддержку Турціи только въ случаѣ атаки, направленной нами съ моря, противъ одного изъ турецкихъ черноморскихъ портовъ. Принимая подобную систему дѣйствій, Англія утверждала, что она, тѣмъ не менѣе, не находится съ нами въ разрывѣ.

На депешъ барона Бруннова, сообщившаго это оригинальное ръшение лондонскаго кабинета 26-го октября 1853 г., императоръ Николай написалъ;

«C'est infâme. Et les turcs pourraient inopinément passer la rive gauche; voilà un paradoxe digne des anglais. Ainsi c'est la guerre avec nous. Soit».

Синопскій бой произошель 18-го ноября; англо-французскій флоть вступиль въ Черное море 22-го декабря 1853 года.

Н. III.

ные къ войив, исходъ которой не можетъ быть опредвленъ заранве, мы остаемся върны нашему провозглашенному уже принципу отказаться, по возможности, отъ всякаго завоеванія, но вм'єсть съ тымь признаемъ, что наступило время возстановить независимость христіанскихъ народовъ въ Европъ, подпавшихъ, насколько ваковъ тому назадъ, оттоманскому игу. Принимая на себя починъ этого святого дъла, мы приглашаемъ всв христіанскія націи присоединиться къ намъ для достиженія этой священной цёли. Дёло идеть не только о христіанахъ грекокатолическаго вероисповеданія, но и о судьбе всёхъ христіанъ, безъ всякаго различія, подвластныхъ въ Европ'в мусульманскому владычеству. Такимъ образомъ, мы провозглашаемъ желаніе действительной независимости молдаво-валаховъ, сербовъ, болгаръ, босняковъ и грековъ съ тымь, чтобы каждый изъ этихъ народовъ вступиль въ обладание страною, въ которой живеть уже целые века, и управлялся человекомъ по собственному выбору, избраннымъ имъ самимъ изъ среды своихъ же соотечественниковъ.

«Я думаю, что сдёланное такимъ образомъ воззваніе пли заявленіе должно произвести быструю перемёну во мнёніп всего христіанскаго міра и, быть можетъ, возвратитъ его къ болёе правильнымъ понятіямъ объ этомъ важномъ событіи или, по крайней мёрё, освободитъ его отъ исключительнаго и злонамёреннаго руководства англійскаго правительства.

«Я вижу только одно это средство, способное положить предѣлъ недоброжелательству англичанъ, такъ какъ невозможно предположить, чтобы послѣ подобнаго заявленія они все-таки рѣшились примкнуть къ туркамъ, чтобы вмѣстѣ съ ними сражаться противъ христіанъ.

«Само собою разумѣется, что послѣ достиженія первоначальной цѣли будущее устройство освобожденныхъ областей должно быть предоставлено общему соглашенію. Нѣтъ сомнѣнія, что оно представитъ еще немало затрудненій, но я вполнѣ убѣжденъ, что разрѣшеніе ихъ не встрѣтитъ непреодолимыхъ препятствій. Къ тому же, если успѣхъ увѣнчаетъ наши намѣренія, то представится болѣе вѣроятія одержать верхъ и въ остальныхъ нашихъ намѣреніяхъ.

«Выло бы крайне необходимо послать безъ малѣйшаго замедленія въ эти области способныхъ людей, чтобы ознакомиться съ ихъ положеніемъ и собрать на мѣстѣ какъ можно скорѣе точныя свѣдѣнія о дѣйствительномъ настроеніи мѣстныхъ жителей и о содѣйствіи, на которое мы можемъ разсчитывать со стороны ихъ. Люди, подобные Ковалевскому, были бы для этого весьма полезны. Это слѣдовало бы сдѣлать по отношенію къ сербамъ и боснякамъ, такъ какъ все, что касается до болгаръ, намъ уже извѣстно. Сверхъ того, слѣдуетъ немедленно вызвать сюда изъ Молдавіи и Валахіи депутацію, избранную изъ самыхъ

разсудительныхъ бояръ и духовныхъ лицъ, чтобы ознакомить ихъ съ нашими намѣреніями насчетъ ихъ будущности и тѣмъ склонить ихъ на сторону этого проекта».

Императоръ Николай передалъ эту записку гр. Нессельроде и по поводу содержавшихся въ ней мыслей имѣлъ съ нимъ продолжительную бесёду. Легко себё представить, съ какимъ ужасомъ престарёлый представитель преданій 1815 года выслушаль см'єлыя предположенія, высказанныя при этомъ свиданіи государемъ. Чтобы поколебать рѣшимость императора Николая, графъ Нессельроде ухватился за върное средство: онъ выставилъ противорфчіе этого проекта съ политическимъ направленіемь, котораго неуклонно придерживались почти полстол'єтія, и невозможность для консервативной Европы (l'Europe conservatrice) слъдовать за Россіею по этому новому пути. Не довольствуясь словеснымъ опровержениемъ и выраженными сомивніями, графъ Нессельроде представиль государю 8-го ноября 1853 года еще записку 1, въ которой доказываль невозможность для насъ вызвать возстаніе христіанъ, не становясь въ то же время въ противоръчие съ основными правилами, которыми мы до сихъ поръ руководствовались, и не лишая вмёстё съ твмъ консервативную Европу возможности присоединиться къ намъ и согласиться съ нами. Она будетъ имъть право, писалъ графъ Нессельроде, возражать намъ словами всёхъ нашихъ заявленій, въ которыхъ мы постоянно увъряли, что, вступая въ предълы княжествъ, мы не предпримемъ ничего, что могло бы вызвать возстание христіанскаго населенія противъ султана.

По миѣнію канцлера, вопросъ этотъ можетъ представиться совершенно въ иномъ видѣ въ томъ случаѣ, когда съ наступленіемъ весны мы будемъ вынуждены необходимостію вести противъ Порты безпощадную войну; если въ это время, что весьма вѣроятно, христіане безъ всякаго съ нашей стороны подстрекательства возстанутъ поголовно, тогда мы можемъ принять ихъ возстаніе, какъ совершившійся фактъ.

1 «Le dernier entretien que sa majesté a daigné lui accorder,—пишетъ графъ Нессельроде,—lui a laissé une cruelle impression, ayant eu le malheur de lui déplaire. Regardant comme un devoir, sacré de ne lui déguisér aucune de ses pensées et de lui soumettre ses doutes sur des projets que sa conscience lui fait juger dangereux aux intérêts de la Russie, il soumet à l'empereur un mémoire sur les écueils que sa majesté rencontrerait dans son chemin, en exécutant le plan exposé dans la note précédente».

(Переводъ): «Послѣдній разговоръ, которымъ его величеству угодно было удостоиті меня, оставиль во мнѣ самое тягостное впечатлѣніе, такъ какъ я имѣлъ несчастіе не угодить его величеству. Но, почитая своимъ священнымъ долгомъ не скрывать отъ его величества ни одной изъ своихъ мыслей и представлять свои сомнѣнія относительно проектовъ, которые совѣсть моя заставляетъ меня считать опасными для интересовъ Россіи, представляю при семъ записку о тѣхъ камняхъ преткновенія, которые его величество встрѣтитъ на пути своемъ при выполненіи плана, изложеннаго въ его предыдущей запискѣ».

При ръшительномъ движеніи значительныхъ силь, которыя мы полжны будемъ выставить на театръ военныхъ дъйствій, и при согласованін этого движенія съ возстаніемъ христіанъ, Оттоманская имперія не булеть въ состояни выдержать такого удара и перестанеть существовать. Конечно, Англія и Франція не возьмуть на себя труда вновь завоевать шагъ за шагомъ въ пользу султана освобожденную уже территорію, защищаємую Россією и христіанскими народами, готовыми умереть съ оружіемъ въ рукахъ за свою національную независимость. Тогда независимость эта можеть быть провозглашена Россіею предъ лицомъ всего міра, и это будеть носить на себ' характеръ такого безпристрастія и великодушія (un tel caractère de désintéressement et de générosité), что недоброжелательность и недобросовъстность не будуть въ состояніи ея оспорить. Всл'ядствіе этого графъ Нессельроде признавалъ необходимымъ теперь же развѣдать о настроеніи населеній, о которыхъ идетъ р'вчь, и собрать точныя данныя о средствахъ борьбы, которыми они будутъ располагать, а также о разм'вр'в денежной помощи, которая будеть необходима имъ для пріобр'ятенія оружія и боевыхъ припасовъ.

Императоръ Николай возражалъ государственному канцлеру. «Я не раздѣляю вашего чувства безопасности; я убѣжденъ, что англичане, весьма мало разборчивые въ своихъ дѣйствіяхъ, лишь только убѣдятся въ томъ, что успѣхъ войны склоняется на нашу сторону, не задумаются перемѣнить роль и тотчасъ же пожелаютъ присвоить себѣ дѣло освобожденія христіанъ, чтобы лишить насъ иниціативы въ этомъ предпріятіи. Преслѣдуя, безъ всякаго стѣсненія, исключительно свои личные интересы, они постараются придать дѣлу освобожденія такое направленіе, которое, по ихъ мнѣнію, окажется для насъ самымъ вреднымъ. Должны ли мы допустить это? — полагаю, что нѣтъ. Провозглашеніе освобожденія должно быть сдѣлано нами лишь тогда, когда мы будемъ навѣрное знать, что христіане не только желаютъ освобожденія, въ чемъ не можетъ быть сомнѣнія, но что они готовы дѣйствовать, не щадя жизни и съ напряженіемъ всѣхъ ихъ усилій при нашей поддержкѣ» 1.

<sup>1 «</sup>Je ne partage pas votre sécurité, je suis convaincu que les anglais fort peu scrupuleux dans leurs moyens d'action, sitôt convaincus que les chances de la guerre tournent en notre faveur, n'hésiteront pas à changer de rôle, et dès ce moment, voudront s'ériger en libérateurs des chrétiens, pour nous frustrer de l'initiative de ce rôle, se livrer à leurs combinaisons sans gêne, pour donner telle direction à l'émancipation qu'ils jugeront nous être le plus nuisible. Devons nous le permettre? — je pense que non. La déclaration de l'émancipation ne doit être faite par nous avant que nous ne sachions pour sûr que les chrétiens non-seulement la désirent, ce qui n'est pas douteux, mais qu'ils sont prêts à l'agression au prix de leur sang et de tous leurs efforts soutenus par nous».

#### дополненія къ второму тому

Мнѣніе графа Нессельроде восторжествовало. Все было отложено въ долгій ящикъ, и благопріятный моментъ безвозвратно утраченъ.

26-го декабря 1853 года баронъ Мейендорфъ донесъ изъ Вѣны, что по свѣдѣніямъ, полученнымъ изъ Константинополя, представители четырехъ великихъ державъ настаиваютъ у Оттоманской Порты на освобожденіи ея христіанскихъ подданныхъ. Императоръ Николай написалъ на этой депешѣ слѣдующія многознаменательныя слова: «Вотъ оно, правъ ли я?»

# Записки графа А. Х. Бенкендорфа (1832—1837 гг.).

# 1832 годъ.

Европа, ревнуя къ нашему могуществу и симпатизируя польскому возстанію, какъ ослаблявшему наши силы, была, однако же, бездѣйственною свидетельницею новыхъ успеховъ нашего оружія, распущенія польской арміи и всіхъ тіхъ преобразованій, которыми государь старался поставить царство Польское въ большую гармонію съ прочими частями своей имперіи. Кабинеты вінскій и берлинскій, одинаково съ петербургскимъ заинтересованные въ покореніи Польши, отділились отъ общаго вопля и искренно обрадовались прекращенію тёхъ смутъ, которыхъ отголосокъ проникалъ уже въ ихъ предёлы. Люди разсудительные въ Англіи и Франціи не оспаривали, что польскій бунтъ справедливо вынудиль императора Николая употребить всю силу и строгость для его подавленія, и соглашались, хотя и съ сожальніемъ, что усмиреніе этого буйнаго края есть одна изъ необходимыхъ гарантій мира и спокойствія Европы. Но либералы и оппозиціонная партія въ парижскихъ и лондонскихъ камерахъ громко требовали отъ своихъ правительствъ, чтобы они вступились за поляковъ и принудили Россію къ исполненію вънскаго трактата, которымъ утверждена независимость Польши, съ подчиненіемъ только ея конституціонному царю, въ лицѣ русскаго императора. Французское и англійское министерства должны были, по виду, уступить народнымъ крикамъ и обфщали свое посредничество передъ русскимъ правительствомъ. Они предписали своимъ посламъ замолвить слово въ пользу поляковъ; но положительный отвётъ нашего министра иностранныхъ дёлъ отнялъ у няхъ всякую охоту поднимать офиціально голосъ по такому дёлу, на которое государь справедливо смотрёлъ, какъ на подлежащее исключительно его суду и не имфющее ничего общаго съ нашею внѣшнею политикою. Итакъ, имъ пришлось замолчать,

#### ДОПОЛНЕНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

предоставивъ оппозиціи горланить въ Парижѣ и Лондонѣ. Газеты старались выместить безполезность и безсиліе попытокъ ихъ правительствъ самыми ѣдкими и желчными статьями противъ Россіи, а государь, презпрая ихъ разглагольствованія, продолжалъ развивать и приводитъ въдъйствіе свои планы.

Затемъ на первый планъ выдвинулось голландско-бельгійское дело. Франція склонялась въ пользу новаго Бельгійскаго королевства, порожденнаго революцією, а Англія, Австрія, Пруссія и Россія держали сторону Голландіи. Такая разность въ видахъ и взглядахъ замедлила окончательное р'Ешеніе д'Ела. Франція хот'Ела присвоить себ'є и держать за собою вліяніе на судьбы Бельгіи, которое давали ей географическое положение этой страны и тождественность языка, нравовъ и интересовъ ея населенія. Англія ревновала къ своей соперниць, и одно лишь сродство интересовъ и принциповъ, одна лишь ненависть англійскихъ министровъ къ чистымъ монархіямъ могли привести ихъ союзу съ Франціей, наперекоръ исторіи и положенію обоихъ государствъ. Голландскій король оттягиваль д'бло, въ надежд'в разрыва между первостепенными державами, а съ нимъ всеобщей войны, полезной для личныхъ его интересовъ. Леопольдъ, бывшій герцогъ Кобургскій и овдов'явшій супругъ принцессы Каролины англійской, поддавался интригамъ кабинета Людовика-Филиппа, который чрезъ посредство стараго хитреца Талейрана старался склонить министерство англійское въ пользу герцога Леопольда, уже предъизбраннаго королемъ французовъ въ супруги своей дочери и слѣдовательно въ вассалы Франціи. Протоколы писались одинъ за другимъ, противоръчили между собою, не вели ни къ чему, а между тъмъ заставляли Голландію, Бельгію, Пруссію и Францію держать войска на военной ногв. Императоръ Николай уступилъ просьбв прусскаго короля и общему желанію, рёшился сдёлать попытку склонить короля голландскаго къ меньшей настойчивости и на этотъ конецъ отправиль къ нему графа Орлова. Но король, отличавшійся упорнымъ нравомъ и все надъявшійся, что возгорится европейская война, воспротивился всёмъ убежденіямъ нашего посла. Тогда графъ Орловъ прівхаль въ Лондонь, гдв дворь, министры и публика приняли его со всѣмъ почетомъ, подобавшимъ великому монарху, котораго онъ являлся представителемъ, и личнымъ качествамъ самого графа, привлекшимъ къ нему безъ различія всё партіи. После этой попытки нашъ государь предоставилъ времени решение голландско-бельгійскаго вопроса, какъ не состоявшаго ии въ какомъ непосредственномъ прикосновени къ выгодамъ и пользамъ Россіи.

Между тёмъ, при возстановившемся въ западныхъ нашихъ губерніяхъ порядкё и спокойствіи, государь освободилъ ихъ отъ управленія на военномъ положеніи, подъ которымъ онё находились еще со временъ

императора Александра. Эта мѣра произвела въ краѣ самое благопріятное впечатлѣніе, послуживъ доказательствомъ, съ одной стороны, довѣрія правительства, съ другой — окончательнаго прекращенія обстоятельствъ, принуждавшихъ оное къ такимъ предосторожностямъ.

Съ окончаніемъ устройства царства Польскаго на новыхъ началахъ, временное тамошнее правительство было закрыто, и фельдмаршалъ Паскевичь, командовавшій расположенными въ Варшавѣ войсками, сталь также во главъ гражданскаго управленія, съ званіемъ намъстника царскаго и предсъдателя совъта управленія, составленнаго изъ русскихъ и польскихъ чиновниковъ, а также изъ управляющихъ разными частями. замінивших прежних министровь. Число войскь въ царстві было ограничено однимъ корпусомъ. Сверхъ того, велёно было образовать тамъ жандармскій корпусъ, на подобіе учрежденнаго въ Россіи, изъ поляковъ и русскихъ, и инвалидныя команды по воеводствамъ, сформировавъ ихъ изъ тёхъ офицеровъ и солдатъ польской арміи, которые со времени усмиренія мятежа вели себя безукоризненно. Начальниками определены штабъ-офицеры нашей службы. Изъ числа офицеровъ, поляковъ, предавшихся великодушію государя, отличившимся покорностію и неимущимъ назначено содержаніе, соотв'єтственное прежнимъ ихъ чинамъ. Наконецъ сироты военныхъ и дъти бъдныхъ офицеровъ, по упраздненіи Калишскаго кадетскаго корпуса, отправлены на казенный счеть въ корпуса петербургские и московские, а солдаты разм'ящены по нашимъ войскамъ, сухопутнымъ и морскимъ. Имущество зачинщиковъ и главныхъ двятелей бунта, а также твхъ, кои, не воспользовавшись амнистіею, остались за границей, было подвергнуто секвестру, какъ въ пределахъ царства, такъ равно и во всемъ Западномъ крав, впредь до разбора лежавшихъ на нихъ долговъ и окончательной конфискаціи сихъ имфній въ казну.

Наконець, въ распоряжение намъстика царства были отпущены значительныя суммы для пособій помъщикамъ, фабрикантамъ и крестьянамъ, наиболье пострадавшимъ отъ бунта и войны. Правительство закупило въ Россіи огромные гурты скота для раздачи въ царствъ нуждавшимся въ немъ. Кромъ того, была назначена особая комиссія для разбора показаній о потеряхъ, понесенныхъ мирными жителями или тъми, которые оставались върными своей присягъ. Впослъдствіи, основываясь на изысканіяхъ этой комиссіи, государственное казначейство щедро вознаградило ихъ за потери, чтобы такимъ образомъ всемърно изгладить слъды этой бъдственной войны.

Въ наступившую затѣмъ зиму не случилось ничего особеннаго, замѣчательнаго, и государь, пользуясь общимъ миромъ и спокойствіемъ, неусыпно занимался разными проектами и преобразованіями по гражданской части. Въ городскомъ населеніи учреждено было новое сословіе почетныхъ гражданъ, для удержанія людей торговаго сословія отъ необдуманныхъ и безполезныхъ, какъ для нихъ, такъ и для общаго дѣла, переходовъ въ гражданскую службу.

Строгій указъ запретиль всё азартныя игры, въ послёднее время сильно развившіяся въ нашемъ обществё и разорившія многихъ молодыхъ людей и даже отцовъ семействъ.

Измѣнена была система мѣдныхъ денегъ нашихъ, дававшая дотолѣ поводъ къ вывозу ихъ въ значительномъ количествѣ за границу и даже къ спекуляціямъ на противозаконный ихъ переливъ. Военное министерство получило новое образованіе черезъ упраздненіе званія начальника главнаго штаба и учрежденіе военнаго совѣта. Наконецъ, сдѣланы были также перемѣны въ устройствѣ министерства иностранныхъ дѣлъ.

Въ томъ же году праздновался, 17-го февраля, стольтній юбилей 1-го кадетскаго корпуса. Въ присутствіи приглашенныхъ къ этому торжеству всѣхъ бывшихъ воспитанниковъ корпуса, кадеты съ наслѣдникомъ престола въ ихъ рядахъ прошли церемоніальнымъ маршемъ мимо государя, передъ монументомъ фельдмаршала графа Румянцева-Задунайскаго, одного изъ первыхъ воспитанниковъ сего корпуса. Потомъ послѣ молебствія въ корпусной церкви императорская фамилія, приглашенныя особы и кадеты были угощены завтракомъ въ залѣ корпуснаго зданія, гдѣ помѣщается его музей, и въ тѣхъ комнатахъ, которыя занималъ нѣкогда любимецъ Петра Великаго, князъ Меншиковъ, выстроившій этотъ домъ для собственнаго своего жилища, а потомъ обѣдомъ въ Георгіевской и Бѣлой залахъ Зимняго дворца.

Въ началѣ мая государь цринялъ въ торжественной аудіенціи депутацію, явившуюся изъ царства Польскаго для принесенія благодарности за дарованную его жителямъ амнистію. Придворные, члены государственнаго совѣта, сенаторы, городскія дамы, военные чины и всѣ пмѣющіе пріѣздъ ко двору были собраны въ Георгіевскую залу Зимняго дворца, гдѣ государь съ императрицею и наслѣдникомъ стали на ступеняхъ трона. Депутація, состоявшая изъ 12-ти знатнѣйшихъ и почетнѣйшихъ лицъ царства, была введена попарно и приблизилась къ трону, между выстроенными по обѣ стороны залы дворцовыми гренадерамп. Князь Антонъ Радзивиллъ, непричастный къ безумнымъ замысламъ своихъ соотечественниковъ, произнесъ рѣчь отъ имени депутаціи.

Эта сцена, столь уничижительная для Польши, произвела самое благопріятное впечатлівніе на присутствовавших при ней русских и нівкоторым образом примирила національное самолюбіе видом унынія и покорности наших укрощенных враговъ.

Между тѣмъ, на другомъ концѣ свѣта завязалась новая политическая сумятица, которая опять возбудила къ намъ недовѣріе и зависть

европейскихъ кабинетовъ. Могущественный паша египетскій Мехмедъ-Али, давно уже негодовавшій на свое зависимое положеніе, вдругъ, подъ предлогомъ неблагодарности Порты Оттоманской за принесенную имъ жертву посылкою для усмиренія Греціи своего сына и лучшихъ своихъ войскъ, поднялъ забрало и провозгласилъ себя врагомъ своего повелителя, султана. Интриги кабинетовъ парижскаго и находящагося подъ его вліяніемъ лондонскаго подожгли это возстаніе своими об'вщаніями точно такъ же, какъ прежде они раздували огонь революціи бельгійской и польской. Императоръ Николай, всегда благородный и последовательный въ своей политикъ, забылъ, что Турція въками враждуетъ противъ Россіи, и, чтобы дать разительное доказательство своихъ стремленій къ поддержанію законныхъ властей, посившиль отозвать изъ Египта нашего консула. Мехмедъ-Али чрезвычайно огорчился этимъ знакомъ неолобренія его действій, польстившимъ Порте, и который Франція и Англія старались съ своей стороны истолковать, какъ новую честолюбивую попытку нашего правительства. Но государь, не ограничиваясь этимъ, велёль предложить султану прямую свою помощь, войсками или флотомъ, въ такомъ размѣрѣ, въ какомъ онъ признаетъ это нужнымъ. Турки, однако же, сами слишкомъ хитрые и недовърчивые, чтобы положитьси на благородное великодушіе Россіи, отклонили ея предложеніе. А Франція и Англія, съ цёлью изгладить выгодное впечатленіе, произведенное русскими предложеніями на умы турокъ, поспѣшили и съ своей стороны сдёлать подобное же предложение, такъ что все ограничилось одною перепискою. Никто не повърилъ искренности императора Николая, и приготовились: Мехмедъ-Али къ нападенію, слабая Порта къ защитъ, а Лондонъ и Парижъ къ вооруженному нейтралитету, которому главную силу давали интриги ихъ посольствъ въ Константинополъ и происки находившихся въ Египтѣ ихъ агентовъ.

Въ теченіе этого времени Людовикъ-Филиппъ, продолжавшій, несмотря на тѣсный союзъ съ политикой Англіи, ревновать къ этой всегдашней соперницѣ Франціи, искалъ случая сблизиться съ русскимъ монархомъ, уже принимавшимъ въ свои руки вѣсы Европы. Хотя близкая связь съ Франціей обѣщала парализовать виды англійскаго министерства, враждебнаго нашимъ интересамъ и вообще монархическимъ началамъ, однако императоръ Николай, питая естественное отвращеніе къ хищнику законнаго трона Бурбоновъ, вѣжливо отклонилъ всѣ вкрадчивыя его предложенія. Это не остановило Людовика-Филиппа въ достиженіи его плановъ. Онъ прислалъ въ Петербургъ маршала Мортье, поручивъ ему всемѣрно стараться пріобрѣсти благорасположеніе императора и установить между обоими монархами сношенія менѣе прежнихъ холодныя. Мортье былъ принятъ со всѣмъ почетомъ, приличествовавшимъ старому и храброму воину, тридцать лѣтъ сражавшемуся мужевшимъ старому и храброму воину, тридцать лѣтъ сражавшемуся мужев

ственно подъ знаменами республики и Наполеона. Государь почтилъ его своимъ довъріемъ и пріобрълъ взаимно всю пріязнь престарълаго маршала, но въ политическомъ отношеніи дъла остались, какъ были, и въ разговорахъ своихъ съ Мортье государь избъгалъ даже произносить когда либо имя короля французовъ.

Англія прислала также своего посла въ Петербургъ, но совсѣмъ съ другой цѣлью, именно съ тѣмъ, чтобы еще болѣе охладить отношенія между Россіей и Франціей, утвержденныя въ продолженіе двухъ вѣковъ взаимными интересами, торговлей и обоюдною симпатіею сихъ націй. Лордъ Грей выбраль для этой миссіи своего зятя, лорда Дургама, отчаяннаго либерала, человѣка заносчиваго, желчнаго и врага всѣхъ самодержавныхъ правительствъ, въ особенности же русскаго. Англійское министерство хотѣло употребить этого сварливаго и ненавидѣвшаго насъ посла орудіемъ для истолкованія по-своему опасности, грозящей конституціонной Европѣ со стороны Россіи, чтобы оправдать черезъ сіе передъ англійской націей тѣ жертвы, которыхъ намѣревалось требовать отъ нея (т.-е. отъ англійской націи) для вооруженія и, можетъ быть, уже и для нападенія на императора Николая.

Съ такими непріязненными нам'треніями Дургамъ прі валь въ Кронштадть на линейномъ корабль, чтобы обозрьть наши морскія силы, которыхъ возрождение пугало Великобританию, и изыскать средства къ возможному ихъ сокрушенію. Въ самую минуту прибытія англійскаго корабля въ Кронштадтъ туда случайно прівхаль государь на пароходв «Ижора», и наша эскадра, по нѣскольку разъ въ годъ выходившая изъ этого порта и снова въ него возвращавшаяся, производила морскіе маневры. Государь, сидя въ шлюпкъ, на которую сошелъ съ парохода, одною рукою правиль рулемъ, а другою придерживалъ у себя на колѣняхъ шестилѣтняго своего сына, генералъ-адмирала русскаго флота, Константина Николаевича, и такимъ образомъ объезжалъ суда. Въ этомъ видѣ англійскій посолъ и экипажъ его корабля впервые увидѣли монарха Съвера, — котораго ихъ газеты изображали недоступнымъ тираномъ, — окруженнаго офицерами въ сюртукахъ и фуражкахъ. Эта простота, это отсутствіе всякаго этикета, это личное приготовленіе царственнаго младенца къ будущему его поприщу, на самыхъ первыхъ порахъ поразили лорда Дургама, воображавшаго себѣ лицо русскаго самодержца не иначе, какъ среди пышнаго двора и бдительныхъ твлохранителей; но удивление его еще болве возросло, когда подплылъ къ его кораблю флигель-адъютантъ, приглашавшій его отъ имени государя на «Ижору», какъ онъ есть, въ томъ же костюмъ и безъ всякихъ церемоніальныхъ приготовленій. По прибытіи посла на царскій пароходъ, государь приняль его съ темъ радушіемъ и тою прирожденною ему искренностію, которыя отстраняли всякую принужденность и тотчасъ

вселяли доверіе. Введя Дургама въ свою каюту, онъ безъ всякихъ предисловій и фразъ тотчасъ вступиль съ нимь въ пространный и задушевный разговоръ о цёли его миссін, о дёлахъ Европы, о началахъ, руководствующихъ прямодушною политикою Россіи, и о личномъ своемъ желаніи оставаться въ добромъ и искреннемъ согласін съ Англіей, ибо хотя министры ея могутъ временно следовать тому или другому направленію, но постоянные народные интересы и опыть прошелшаго ясно указывають на пользу и необходимость дружественных сношеній между объими державами. Дургамъ вышелъ изъ этой аудіенціи въ совершенномъ изумленіи и съ инымъ совсёмъ понятіемъ о государѣ. Едва бросивъ якорь у береговъ Россіи, онъ познакомился съ ея монархомъ, услышаль отъ него лично то, что могь бы желать услышать отъ министра иностранныхъ дёлъ, узналъ такія вещи, которыя въ другихъ государствахъ сдёлались бы ему извёстными развё лишь послё долгихъ трудовъ и поисковъ, и съ самой первой минуты сталъ въ такія близкія и дов'трчивыя очношенія къ глав'т имперіи, какія для самыхъ искусныхъ дипломатовъ бываютъ большею частью плодомъ долголетнихъ соприкосновеній. Челов'якъ умный и благородный, лордъ Дургамъ тотчасъ понялъ императора Николая, пересталъ сомнъваться въ правоть его намъреній и правдивости его словь и, польщенный успъхомъ столь быстрымъ и столь новымъ въ летописяхъ дипломатіи, сделался самымъ ревностнымъ поклонникомъ того монарха, въ которомъ предубъжденіе и либеральный взглядъ на вещи и лица заставляли его дотолів такъ грубо ошибаться. Все время миссіи лорда Дургама было для него рядомъ самыхъ пріятныхъ ощущеній и сопровождалось добрымъ согласіемъ. А донесенія его, въ которыхъ его личность не позволяла никому подозрѣвать пристрастія въ пользу самодержавнаго императора, образумили лондонскій кабинеть и разсёяли его прежнія ложныя предубъжденія. Англійскій посоль уже никогда болье не измыняль составленнаго имъ мненія о государе и убзжая чувствоваль то же удивленіе и дов'вренность, которыя были плодомъ этого перваго свиланія.

На слѣдующее утро государь сдѣлалъ парадный смотръ флоту, по окончаніи котораго посѣтилъ англійскій корабль. Онъ присутствовалъ на немъ при обѣдѣ матросовъ и со стаканомъ въ рукѣ провозгласилъ здоровье англійскаго короля. Капитанъ и офицеры были приглашены къ обѣденному столу въ Петергофъ, присутствовали на безподобномъ праздникѣ 1-го іюля и потомъ на красносельскихъ маневрахъ и уѣхали въ совершенномъ восхищеніи отъ императора Николая, флотъ котораго при пріѣздѣ своемъ хотѣли уничтожить. Петергофское общество, блескъ двора, изящество праздниковъ, стройная красота нашего войска, все это было для нихъ ослѣпительнымъ зрѣлищемъ, совершенно противопо-

#### ДОПОЛНЕНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

ложнымъ темъ понятіямъ о деспотизме и общемъ мраке да ожидающей ихъ ненависти, съ которыми они прибыли.

Тогда были у насъ въ большой модѣ Ревельскія морскія купальни, и лѣтомъ 1832 года отправили туда великихъ княженъ Марію, Ольгу и Александру Николаевнъ ¹, въ сопровожденіи оберъ-шталмейстера князя Долгорукова и наставницы ихъ, г-жи Барановой. Мнѣ данъ былъ отпускъ на нѣсколько дней на мызу мою Фалль, и я съ семьею удостоился счастія принять тамъ августѣйшихъ дочерей моего императора, которыя провели у насъ цѣлый день.

Государь, постоянно занятый реформами въ западныхъ нашихъ губерніяхъ и уб'єдившись въ посл'єднюю революцію въ дурномъ дух'є, господствовавшемъ въ римско-католическихъ монастыряхъ, которые и вообще представляли скорее вертепъ разврата, нежели домъ молитвы, возобновиль действіе папской буллы, издавна пришедшей въ забвеніе, чтобы обители, вмъщающія въ себъ не болье тести монашествующихъ, упразднять, съ распредвленіемъ братіи въ другіе монастыри того же ордена. Хотя эта мѣра и соотвѣтствовала строгой буквѣ закона, однако произвела громкій вопль между поляками, прикрытый похвальною привязанностію къ въръ, но въ сущности возбужденный желаніемъ втайнъ упрекнуть правительство въ проступкъ противъ въротерпимости и правосудія. Это не пом'єтало, однако же, д'єйствительно закрыть довольно много монастырей, съ переводомъ изъ нихъ монашествующихъ, а другіе обратить въ православные храмы, малочисленность и бедность которыхъ огорчали простое население этого края, почти все принадлежащее къ господствующей церкви. Богатая и знаменитая Почаевская лавра, которая въ рукахъ уніатовъ служила во время революціи притономъ для бунтовщиковъ, была возвращена православію. Такимъ образомъ, государь старался снова поднять въ этихъ издревле русскихъ губерніяхъ православное в роиспов заніе, пережившее тамъ польское завоеваніе п всѣ ухищренія латинянъ, которые, не успѣвъ задушить въ народѣ привязанность его къ въръ отцовъ, примънили ее къ латинской въръвымышленіемъ уніи, подчинили ее главъ римско-католической церкви въ лицъ папы и, наконецъ, отторгли отъ нея древнее русское дворянство, всв ея богатства и всв воспоминанія, которыми она жила въ народномъ преданіи.

Въ продолжение лѣта 1832 года Дагестанския горы сдѣлались на границѣ Персіи театромъ нашихъ военныхъ дѣйствій. Отважный фанатикъ Кази-Мулла возбудилъ воинственныя племена Закавказья противъ креста и противъ русскаго владычества. Прославившись своею набожностію и увлекательной силой слова, онъ вознамѣрился разыгры-

<sup>1</sup> Цълью поъздки великихъ княженъ былъ собственно Добберанъ, но по случаю открывшейся тамъ колеры онъ остались въ Ревелъ.

вать роль пророка и покровителя исламизма и безъ труда собралъ подъ свое знамя многочисленныя толпы горцевъ, всегда жаждущихъ боя и добычи и глубоко ненавидящихъ христіанство. Пробѣгая край съ алкораномъ въ одной рукѣ и съ оружіемъ въ другой, Кази-Мулла напалъ врасплохъ на нѣкоторые изъ нашихъ постовъ и перерѣзалъ ихъ. Эта удача еще болѣе его ободрила и вмѣстѣ съ тѣмъ оживила всегдашнія надежды персіянъ и кавказскихъ племенъ сокрушить наше владычество въ этомъ краѣ. Вскорѣ изъ скопища, первоначально собравшагося около Кази-Муллы, съ присоединеніемъ новыхъ сборищъ горцевъ, составилась многолюдная армія, страшная своимъ фанатизмомъ. Главнокомандующій баронъ Розенъ посиѣшилъ направиться противъ нея во главѣ стянутыхъ имъ силъ и открылъ непріятеля, занимавшаго почти неприступныя высоты, которыхъ вся выгода была на сторонѣ горцевъ, сроднившихся съ своими, едва проходимыми тропами и извилистыми крутизнами дикихъ горъ.

Наши храбрые солдаты преодолжии всж эти препятствія, взобрались на скалы, перекинулись черезъ овраги и пропасти и, сбивъ Кази-Муллу со всжхъ его позицій, отважно бросились наконецъ на штурмъ укржиленной его засады. Бой былъ продолжителенъ и кровопролитенъ, но побъда осталась за Розеномъ. Множество горцевъ пало подъ штыками нашихъ удальцевъ, и самъ Кази-Мулла заплатилъ жизнію за свою фанатическую попытку. Съ его смертью все возвратилось къ порядку, и кавказскія племена, устрашенныя своею неудачею, перестали сопротивляться. Джаробфлоканскій край, гдф суровые лезгины столько лѣтъ вели съ нами упорную борьбу, поспѣшилъ покориться и прислать аманатовъ.

1-го сентября государь отправился для обозрѣнія внутреннихъ губерній Россіи. Мы поѣхали на Лугу и Великія Луки, гдѣ его величество осмотрѣлъ нѣсколько полковъ гренадерскаго корцуса, отличавшихся своими подвигами въ послѣднюю Польскую кампанію. Они уже были частію укомплектованы и имѣли совершенно прежній прекрасный видъ. На слѣдующей станціи намъ встрѣтилось нѣсколько сотъ польскихъ военноплѣнныхъ, предназначенныхъ къ поступленію въ ряды нашей арміи. Государь осмотрѣлъ каждаго поодиночкѣ, спросилъ о полкахъ, въ какихъ кто служилъ во время революціи, и по засвидѣтельствованію препровождавшаго ихъ офпцера о добромъ ихъ поведеніи выбралъ нѣкоторыхъ въ гренадеры, а другихъ въ полки, расположенные въ Финляндіи, а остальныхъ въ Балтійскій флотъ. Я роздалъ имъ деньги, и они отправились въ дальнѣйшій путь въ восторгѣ отъ милостей того императора, противъ котораго сражались единственно подъ вліяніемъ измѣнническихъ внушеній.

Ночью мы прівхали въ Смоленскъ, городъ, прославившійся въ нашихъ літописяхъ своими віжовыми несчастіями и представлявшій въ продолженіе нёсколькихъ лётъ послё нашествія Наполеона груду развалинъ и пепла. Императоръ Александръ началъ возобновлять его, а императоръ Николай вновь воскресиль его посредствомъ значительныхъ денежныхъ пособій пострадавшимъ жителямъ и возведеніемъ важныхъ казенныхъ построекъ. Все въ немъ было ново, вездъ кипъла работа и хотя мъстами еще отдъльно торчали трубы, и обгорълыя ствны указывали на слъды разрушенія, постигшаго этотъ древній городъ, но уже онъ обрисовывался въ возобновленномъ его видъ: прекрасные дома, большія общественныя зданія, отділанныя заново церкви, чудесная больница, обширныя казармы свидфтельствовали о возвращающемся благосостояніи города и о попечительности правительства. Государь все объёхаль и осмотрёль со свойственною ему наблюдательностью, указаль разныя новыя постройки и улучшенія, въ томъ числі поправку древнихъ городскихъ стѣнъ, дважды въ теченіе двухъ вѣковъ выдержавшихъ непріятельскій натискъ; велёлъ также замёнить новымъ достойнымъ подвига памятникомъ ничтожный монументъ, стоявшій на томъ місті, гді быль разстрёлянъ смоленскій дворянинъ Энгельгардтъ, который предпочелъ смерть позору служить французамъ. По осмотръ двухъ пъхотныхъ полковъ на пол'в сраженія, гд Наполеонъ развернулъ свои многочисленныя полчища, государь продолжаль путь къ Бобруйску и остался очень доволенъ всёми работами, произведенными тамъ съ послёдняго его посъщенія. Оттуда, черезъ Козелецъ, въ которомъ государь пробыль три дня для осмотра войскъ, мы поёхали въ Кіевъ. Здёсь государь остановился, какъ и въ прежнія свои побздки, у Печерской лавры, а на другой день осматриваль на крупостной эспланаду нусколько резервныхъ батальоновъ и 6-ю уланскую дивизію, особенно спльно пострадавшую въ польской войнъ. Съ престарълымъ фельдмаршаломъ графомъ Сакеномъ онъ обощелся со всею ласкою и дружбою, соответствовавшими его преклоннымъ лътамъ, заслугамъ и особенно ревностному усердію къ служов, нисколько не охладившемуся отъ двиствія времени. По осмотрв государемъ публичныхъ заведеній и обширныхъ работъ, долженствовавшихъ обратить Кіевъ въ крѣпость первостепенной важности, и по пріем'в властей и главныхъ жителей города, мы вы хали изъ него съ наступленіемъ ночи. Зажженная по этому случаю прекрасная пллюминація еще и вдалекъ обрисовывала для насъ живописное положеніе Кіева и контуры богатыхъ его храмовъ.

Слѣдующее утро застало насъ въ Лубнахъ, главномъ складочномъ мѣстѣ аптекарскихъ матеріаловъ для войскъ, расположенныхъ на югѣ имперіи. Осмотрѣнными здѣсь тремя полками 1-й драгунской дивизіи государь остался недоволенъ и, къ большому своему сокрушенію, виѣсто похвалъ, которыя онъ такъ любилъ разсыпать, вынужденъ былъ бранить. Сходя съ лошади, онъ почувствовалъ себя нездоровымъ; это насъ

сильно встревожило, тёмъ болье, что докторъ его отсталъ въ пути. Къ счастію, государь скоро оправился до такой степени, что могъ продолжать путь свой до Полтавы. Страшныя жары чрезвычайно затрудняли предстоящіе осмотры. Полтава носила на себѣ слѣды дѣятельности, водворившейся въ его царствованіе во всѣхъ частяхъ управленія. Городъ украсился, а малороссійскіе казаки, составляющіе главную часть городского населенія, только что передъ тѣмъ получили новое образованіе, съ большею точностію опредѣлившее ихъ повинности и ихъ отношенія къ властямъ и болѣе обезпечившее этотъ классъ отъ притѣсненій мелкихъ чиновниковъ.

Изъ Полтавы намъ довольно было нѣсколькихъ часовъ, чтобы доѣхатъ до Харькова, жители котораго съ живою радостію встрѣтили своего юнаго монарха. По выслушаніи краткаго молебствія въ соборѣ, государь подробно осмотрѣлъ университетъ и остался недоволенъ худою постройкою его зданій, которыя, сооруженныя за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ съ огромными издержками, мѣстами угрожали уже разрушеніемъ. Студенты имѣли довольно порядочный видъ, и ректоръ хвалилъ ихъ добронравіе и прилежаніе, но вообще это заведеніе казалось не вполнѣ отвѣчающимъ своему назначенію. Единственною, совершенно удовлетворительною частью представлялась медицина, особенно же родовспомогательная клиника. Государь похвалилъ, побранилъ и кончилъ свой обзоръ указаніемъ на необходимость разныхъ перемѣнъ.

Потомъ онъ посётилъ институтъ благородныхъ девицъ, созданный благотворной рукой покойной его родительницы и перешедшій въ главное управление августъйшей его супруги. Здъсь все было прекрасно и все дышало темъ порядкомъ и тою материнскою заботливостію, которыми вообще отличались заведенія императрицы Маріи, этого ангела благотворительности. Только пом'вщеніе, частію деревянное, показалось государю не совсъмъ удобнымъ, и онъ самъ выбралъ болъ общирное у городской заставы, при которомъ находился большой садъ. Затвмъ, по осмотрь городской тюрьмы и богоугодныхъ заведеній, мы перенеслись въ Чугуевъ, центральный пунктъ украинскихъ военныхъ поселеній, гдв ожидали насъ въ сборв дивизіи кирасирская и уланская. Въ прежнія времена чугуевское населеніе выставляло десяти-эскадронный уланскій полкъ, который отличался красотой людей и лошадей, равно какъ и преданностію и мужествомъ. Но въ предыдущее царствованіе воинственное племя чугуевскихъ казаковъ было переформпровано въ военныя поселенія, по безпощадно строгой и жестокой систем'я графа Аракчеева, измѣнившей видъ этого небольшого, но богатаго края, и превратившей его въ пространную казарму; эта система нарушила всѣ права собственности и водворила повсюду горькое раскаяніе. Множество казаковъ, посёдёвшихъ подъ ружьемъ и покрытыхъ славными ранами,

#### **ДОПОЛНЕНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ**

было переселено изъ родного края и осуждено умереть въ мѣстахъ, для нихъ чуждыхъ, частію даже въ Сибири, и всѣ эти ужасы совершились въ царствованіе самое мягкосердое, подъ скипетромъ самымъ просвѣщеннымъ, при государѣ, который спасъ Россію и Егропу отъ Наполеонова рабства! Виною тому была одна слѣпая его довѣренность къ Аракчееву, котораго имя чугуевскіе казаки будутъ проклинать до позднѣйшаго потомства.

Императоръ Николай уже облегчилъ положеніе этихъ несчастныхъ въ настоящемъ, но не могъ исправить бѣдствій, перенесенныхъ ими въ прошедшемъ. Стараясь отвратить зло, по крайней мѣрѣ, на будущее время, онъ сдѣлалъ множество важныхъ и благодѣтельныхъ перемѣнъ въ устройствѣ этихъ поселеній.

Собранное войско было въ самомъ блестящемъ положеніи и отличалось красотою и выёздкою лошадей, а нижніе чины и офицеры превосходно знали свое дёло. Мы провели тутъ три дня посреди ученій и хозяйственныхъ осмотровъ. Государь разсыпалъ щедрыя награды и почтилъ милостивымъ пріемомъ депутацію коренныхъ жителей поселеній, стекавшихся отовсюду съ хлёбомъ и солью.

Въ Бългородъ заслужила особенное высочайшее одобреніе 2-я драгунская дивизія, какъ находившаяся подъ командою генерала Граббе, одного изъ прощенныхъ заговорщиковъ 14-го декабря 1825 г., отличившагося въ Турецкую войну. Государь, не видавшій Граббе съ той минуты, какъ онъ былъ приведенъ передъ него въ качествъ преступника, поблагодарилъ возстановившаго свою честь генерала и вообще обощелся съ нимъ чрезвычайно ласково. Граббе былъ растроганъ до глубины души и сказалъ мнѣ со слезами: «я болѣе въ долгу передъ государемъ, чѣмъ кто либо другой изъ его подданныхъ, и я сумѣю заслужить его милость и великодушіе».

Въ Воронежѣ при исправленіи фундамента древняго собора открыли гробъ архіепископа Митрофанія, кончившаго свою жизнь въ царствованіе Петра Великаго, особенно къ нему благоволившаго. Его тѣло, облаченіе и гробъ были найдены нетлѣнными, и это открытіе, вмѣстѣ съ сохранившеюся въ преданіяхъ блаженною жизнью святителя, привлекало въ Воронежъ множество вѣрующихъ, жаждавшихъ поклониться его мощамъ. Вскорѣ вѣсть объ ихъ нетлѣнности и объ исходящихъ отъ нихъ чудесахъ распространилась по всей Россіи, и общій голосъ нарекъ Митрофанія святымъ. Синоду поручено было изслѣдовать это дѣло, и государь, сонзволивъ на его приговоръ, подтвердившій общее мнѣніе, послалъ въ Воронежъ камергера Бибикова для присутствованія при открытіи мощей, которое совершилось съ подобавшею торжественностью. Съ тѣхъ поръ Воронежскій соборъ сдѣлался цѣлью богомолья вѣрующихъ.

Въ Бобруйскъ государь получилъ письмо отъ императрицы, совътовавшей и ему поклониться св. Митрофанію. Онъ не замедлилъ это исполнить. Измѣненный маршрутъ привелъ насъ въ Воронежъ. Коляска едва могла двигаться среди толны, ожидавшей государя на улицахъ и у собора. Войдя въ древиія стѣны собора, государь съ благоговѣніемъ припаль къ ракѣ святителя. На слѣдующее утро онъ подробно осмотрѣлъ госпитали, тюрьму, школу кантонистовъ, приказалъ спланировать площади и произвести разныя другія улучшенія. Народъ вездѣ бѣжалъ за нимъ съ неумолкаемыми криками восторга.

Изъ Воронежа повхали мы въ Рязань, гдв государя встрвтили съ твиъ же энтузіазмомъ. Онъ остановился въ огромномъ домв некоего Рюмина, который изъ мелочныхъ торговцевъ сдвлался милліонеромъ и употреблялъ свои богатства самымъ благороднымъ образомъ на помощь бъднымъ и украшеніе города.

Время года было уже довольно позднее, и перепадали частые дожди. Въ Рязанской губерній мы вхали по ужаснымъ дорогамъ, изрытымъ следовавшими въ Москву обозами и гуртами. Государь разгивался и решиль предложить къ изследованію и обсужденію новую систему поссейныхъ дорогъ, начавъ съ путей, ведущихъ къ Москве. Впоследствій онъ неусыпно занимался осуществленіемъ этой мысли и, приведя ее въ исполненіе, стяжалъ вечную благодарность торговцевъ и путешественниковъ. На проездъ 200 верстъ, отделяющихъ Рязань отъ Москвы, мы употребили почти двое сутокъ и, пробывъ въ древней столицъ только три дня, перелетели въ Петербургъ въ 36 часовъ. Императрица ожидала своего разръшенія, и нёжная къ ней любовь августейшаго супруга ускорила наше возвращеніе. Спустя нёсколько дней, родился великій киязь Михаилъ Николаевичъ.

Въ теченіе минувшаго лѣта Мехмедъ-Али, въ существѣ уже независимый повелитель Египта, продолжаль свои приготовленія къ наступательной войнѣ противъ султана. Уже онъ переступиль черезъ границы подвластныхъ ему областей, и сынъ его, Ибрагимъ-паша, вошелъ завоевателемъ и бунтовщикомъ въ сосѣднія провинціи. Уже войска султана отступали передъ нимъ, и все мѣстное населеніе призывалось къ возстанію. Ибрагимъ не таилъ намѣренія отца своего: сокрушить державу, управлявшую мусульманами со временъ Магомета, и, если нужно, проникнуть до Константинополя, чтобы ниспровергнуть колеблющійся тронъ султана. Онъ гласно возвѣщалъ преобразованіе Турецкой имперіи, отмѣну всѣхъ европейскихъ нововведеній и возвратъ къ обычаямъ и одеждѣ предковъ. Турки, недовольные этими нововведеніями и уничтоженные послѣднею войною съ Россіей, охотно внимали его обѣщаніямъ и лишь весьма слабо защищали интересы своего монарха, неумѣстными перемѣнами почти совсѣмъ утратившаго народную любовь.

#### ДОПОЛНЕНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

Армія его, худо устроенная и худо управляемая, отступала передъ египетскою, и частые побъги увеличивали силы противниковъ. Англія и Франція только на словахъ судили Портѣ свою помощь, но ничѣмъ не старались остановить вторжение Мехмеда-Али. Въ этомъ положении дълъ нашъ великодушный императоръ возобновиль прежній свой вызовъ прислать Турціи вспомогательное войско и пригласиль Англію и Францію способствовать действительными мерами къ предупреждению паденія Порты Оттоманской. Объ сін державы, не отказывая прямо, отвъчали уклончиво и употребили свой въсъ у Дивана лишь для того, чтобы понудить его отклонить предложение императора Николая. Все, чего удалось намъ достигнуть, ограничилось просьбою Порты о посылка съ нашей стороны въ Египетъ лица для переговоровъ. Выборъ государя палъ на генерала Н. Н. Муравьева, долго воевавшаго за Кавказомъ и изучившаго обычаи и характеръ турокъ. Съвъ въ Крыму на фрегатъ, онъ проплылъ черезъ Босфоръ и Дарданеллы въ Александрію и былъ принять Мехмедомъ-Али со всеми внешними знаками почтенія и даже преданности русскому царю. Ихъ переговоры ведены были втайнъ и вит интригъ иностраниныхъ консульствъ. Муравьевъ, сознавая все достоинство роли Россіи въ этомъ дѣлѣ, требовалъ прекращенія военныхъ дъйствій и покорности султану, объщая взамынь свои услуги у Порты для полюбовнаго соглашенія и забвенія прошлаго. Мехмедь-Али согласился и, разсыпаясь въ увъреніяхъ уваженія и довърія, отправиль Ибрагиму приказаніе остановить всякое дальнійшее движеніе. Таковъ быль почти неожиданный успъхъ этой миссіи: Ибрагимъ пріостановился, и турки могли оправиться. Но, къ несчастію, подозрительность и зависть Англіи и Франціи испортили діло черезъ посылку въ Египеть Галиль-паши, того самаго, который прівзжаль въ Петербургь благодарить государя за Адріанопольскій мирь. Корабль, на которомь прибыль Галиль-паша, бросиль якорь возлё фрегата Муравьева. Не снесясь съ Муравьевымъ, Галиль-паша преклонился передъ Мехмедомъ-Али и не скрылъ всѣхъ опасеній Дивана, а черезъ то познакомиль честолюбимаго врага съ выгодами его положенія и со слабостію средствъ, которыми владълъ султанъ. Муравьевъ воротился чрезъ Константинополь въ Россію. Порта зам'єтила, къ сожал'єнію, слишкомъ поздно свою ошибку, а Англія и Франція обрадовались, что имъ удалось уничтожить покровительственное вліяніе Россіи. Вскора за тамъ турецкій агентъ быль принужденъ оставить Египетъ, и непріятельскія дайствія возобновились.

# 1833-й годъ.

Армія султана подъ личнымъ предводительствомъ визиря была разбита въ двухъ сраженіяхъ. Въ ней обнаруживался дурной духъ; племена Малой Азіи открыто взяли сторону поб'єдителя; константинопольское население волновалось и громко роптало противъ нововведений султана, желало торжества Ибрагиму; турецкій флоть подъ командою того же Галиль-паши, который такъ неловко испортиль удачно поведенные переговоры Муравьева, не приняль боя, предложеннаго ему морскими силами Мехмедъ-Али, и укрылся въ Мраморное море; азіатскія провинціи съ ихъ крѣпостями быстро падали, одна за другою, передъ побъдоносными египтянами; всъ средства защиты были истощены; посланники англійскій и французскій, продолжая свои об'єщанія, равнодушно смотрѣли на осуществленіе плановъ мятежнаго паши и на приближающееся паденіе Порты. Уже тогда только устрашенный султань созналь, гдв ему должно искать спасенія, и обратился къ нашему императору съ усиленными просьбами о той помощи, отъ которой прежде такъ упорно отказывался. Изв'ястіе о семъ пришло въ Петербургъ въ воскресенье масленицы. Государь и императрица были въ это время на танцовальномъ завтракъ у графа Кочубея, пригласившаго къ себъ все высшее общество столицы. Государь дважды удалялся изъ шумнаго собранія почти незамітно, всего на какой нибудь чась, а между тімь ему этого времени достаточно было для передачи своихъ приказаній министрамъ: иностранныхъ дѣлъ, военному и морскому. Въ тотъ же вечеръ отправили курьеровъ съ повелѣніемъ уже готовой заранѣе бригадъ плыть на линейныхъ корабляхъ въ Константинополь, подъ начальствомъ того же самаго генерала Муравьева, только что возвратившагося изъ египетской своей миссіи. Всего черезъ 12-ть дней отъ полученія извітстія, а именно 8-го февраля, корабли наши, съ двумя пехотными полками, артиллеріею и нісколькими сотнями казаковь, уже плыли по Босфору, къ крайнему удивленію иностранныхъ посольствъ, къ живой радости султана и къ испугу всёхъ приверженцевъ честолюбивыхъ замысловъ египетскаго паши. Хотя это неожиданное появление нашего вспомогательнаго отряда тотчась удержало Ибрагима отъ дальнѣйшихъ дъйствій, однако, по новому ходатайству Порты и для большаго еще обезпеченія успаха, въ подкрапленіе къ первой бригада послали еще другую также на судахъ, которыми увеличились наши морскія силы подъ ствнами древней Византіи. Войска были высажены на Азіатскій берегь, противъ Терапіи, а небольшой отрядъ турецкой гвардіи, остававшійся еще въ распоряженіи султана, расположился возлів нашего и отданъ былъ подъ команду Муравьева. Между темъ, при необходимости соединить въ этой экспедиціи подъ одно главное зав'ядываніе часть политическую съ управленіемъ флота и сухопутнаго войска, въ Константинополь быль послань графъ Орловъ, въ качествъ чрезвычайнаго посла. Султанъ осыпалъ его почестями; открытое и любезное обрашеніе графа привлекло къ нему всё партіи, и онъ внушиль полное къ себъ довъріе даже самымъ мнительнымъ сановникамъ Порты, а дисдиплина и отличное поведение нашихъ войскъ изгладили всв следы той недов врчивости, которую турки, по старинной своей ненависти къ русскимъ, не могли не ощутить на первыхъ порахъ появленія нашихъ войскъ вблизи ихъ столицы. Иностранные дипломаты, испуганные этимъ новымъ усиленіемъ нашего значенія въ такомъ крат, который Англія и Франція желали вид'ять подчиненнымъ лишь своему вліянію, всем'ярно старались возбудить въ умахъ султана и его совътниковъ прежній страхъ и прежнія подозрѣнія противъ Россіи, но миновавшая опасность была слишкомъ велика, и помощь наша слишкомъ действительна, чтобы ихъ наговоры могли потрясти то чувство благодарности, которымъ Турція считала себя обязанною русскому императору.

Орловъ заявиль, что срокъ пребыванія въ Турціи ввѣренныхъ главному его начальству сухопутныхъ и морскихъ силъ будетъ зависѣть отъ поведенія египетскаго паши, что послѣдній обѣщалъ генералу Муравьеву прекратить непріятельскія дѣйствія и возвратиться къ покорности, что онъ не сдержалъ своего слова, и что непремѣнная воля императора Николая есть принудить его къ тому; слѣдственно, что иностраннымъ державамъ, желающимъ удаленія нашихъ войскъ, остается лишь употребить свое вліяніе на Мехмедъ-Али, и какъ только египтяне начнутъ отступать и обезпечатъ должнымъ образомъ прочность мира, такъ и русскія войска не замедлятъ оставить турецкія владѣнія.

Твердый тонъ Орлова, приготовленія нашего отряда къ долговременной стоянкі въ занятыхъ имъ містахъ, наконецъ доброе согласіе, продолжавшее господствовать между нами и турками, убідили дипломатію, что ей остается только помогать Орлову въ его наміфреніяхъ. Иностранныя посольства въ Константинополі отправили нарочныхъ офицеровъ къ Ибрагиму съ приглашеніемъ прекратить военныя дійствія, а къ отцу его съ приглашеніемъ ускорить исходатайствованіе у Порты прощенія его бунта.

Пока эти посланцы спѣшили въ Египетъ, а по всѣмъ большимъ дорогамъ скакали курьеры съ извѣстіемъ о прибытіи нашего флота въ Константинополь, графъ Орловъ давалъ праздники султану и посламъ, устраивалъ на берегахъ Босфора и на своихъ корабляхъ великолѣпныя иллюминаціи и показывалъ туркамъ русскія военныя эволюціи. Нашему вѣку дано было видѣть необычайное зрѣлище: русскихъ войскъ, пришедшихъ спасти Порту Оттоманскую, столѣтіями враждовавшую съ

Россіей, войскъ, за три года до того заставлявшихъ трепетать Константинополь, а теперь дружественпо стоявшихъ подъ его стѣнами; наконецъ русскихъ судовъ, которыхъ выстрѣлы раздавались у входа въ проливъ, защищавшихъ теперь столицу Турціи отъ мятежнаго паши, наперекоръ зависти и морскому владычеству Англіи. Соединенныя усилія посольствъ и страхъ, внушенный присутствіемъ нашихъ войскъ, скоро привели къ рѣшенію вопроса. Мехмедъ-Али согласился признать себя вассаломъ Турціи и платить ей дань. Ибрагимъ получилъ повелѣніе отступить. Постановлено было точнѣе опредѣлить границы подъ гарантіею заинтересованныхъ державъ, и всѣ затрудненія были устранены.

Орловъ послалъ офицера главнаго штаба Дюгамеля удостовъриться въ отступлении Ибрагима и объявилъ, что ждетъ лишь его донесений, чтобы возвратиться съ своимъ отрядомъ въ Россію. Никто не вфрилъ въ близость отступленія, однако едва только Дюгамель донесъ, что Ибрагимъ удалился до назначеннаго нами пункта, Орловъ испросилъ прощальную аудіенцію у султана, и весь вспомогательный корпусь уже плыть по Босфору, салютуя спасенной имъ столицъ. Иностранцы изумились столь точному исполненію даннаго слова. Дипломаты только еще обсуждали, какъ бы исторгнуть проливы изъ нашихъ рукъ, а наши войска уже находились вив предвловъ Турціи. Это великодушіе заставило умолкнуть нашихъ враговъ, привязало къ намъ султана, увеличило значение наше на Востокъ и страхъ, внушаемый нами западу. Орловъ заключиль съ Портою оборонительный и торговый трактать, по которому дарованы были и новыя льготы коммерческимъ судамъ всёхъ націй при проход'є ихъ черезъ Дарданеллы и Босфоръ. По подписаніи трактата Орловъ убхалъ, осыпанный подарками и изъявленіями благодарности ему и его монарху. Султанъ роздалъ ордена всёмъ начальникамъ нашихъ сухопутныхъ и морскихъ войскъ и установилъ особую медаль для всьхъ офицеровъ, солдатъ и матросовъ, участвовавшихъ въ этой достопамятной экспедиціи. Нашъ государь съ своей стороны также велель выбить въ память о ней медаль, которою были награждены все наши войска, находившіяся въ Константинополь 1.

Въ ту же зиму, когда все это происходило на далекомъ Востокъ, государь, не развлекаясь сими событіями, дъятельно занимался своимъ постояннымъ трудомъ — улучшеніемъ внутренняго управленія государства. Кромъ переформированія вста пъхотныхъ и кавалерійскихъ полковъ нашей арміи, вслъдствіе дознанной опытами послъднихъ войнъ малочисленности ихъ состава, на что при превосходномъ устройствъ военной отчетности потребовалось не болье нъсколькихъ мъсяцевъ, — важнъйшимъ событіемъ этой эпохи было изданіе «Свода законовъ»,

<sup>1</sup> Императоромъ Николаемъ отмъчено: «Неправда, у насъ за эту экспедицію медали не было дано, а таковая была учреждена за минувшую войну 1828 и 1829 годовъ».

. . . . .

приведеннаго къ окончанію неусыпными трудами М. М. Сперанскаго, подъ бдительнымъ надзоромъ самого государя. Этотъ огромный трудъ, столько разъ со временъ Петра Великаго бззилодно переначинаемый, былъ наконецъ довершенъ всего въ восемь лѣтъ.

31 января императоръ Николай неожиданно явился въ государственный совъть и, занявъ мъсто между его членами, произнесъ длинную и подробную рѣчь, поразившую всѣхъ своею ясностію, послѣдовательностью и силою, о необходимости для Россіи систематическаго свода изданныхъ въ разныя времена законовъ, еще сохраняющихъ свою силу. Онъ заключиль ее тъмъ, что этотъ «Сводъ» теперь оконченъ, и всякому члену предоставляется выразить свое мнініе о его достоинстві и о той эпохѣ, съ которой, по разсмотрѣніи его во всѣхъ частяхъ, онъ долженъ будеть воспріять свою силу. Министрь юстиціи Дашковь представиль нъкоторыя замъчанія собственно на редакцію «Свода», не оспаривая впрочемъ основной его идеи, и всѣ прочіе члены признали ее въ высшей степени полезной. Сперанскій и государь не отстаивали своей работы, сознаваясь, что и она, какъ всякое дело рукъ человеческихъ, можетъ имъть свои недостатки. Положено было: «Сводъ» обнародовать, присвонвъ ему съ этого же времени силу закона, и назначить двухлётній срокъ на представленіе отъ подлежащихъ властей всёхъ замёчаній, какія, по оныту и познаніямъ ихъ, могли бы представиться по той или другой статьф. По окончаніи этого достопамятнаго засфданія, государь, не выходя изъ совъта, обнялъ Сперанскаго и надълъ на него снятую съ себя самого Андреевскую звѣзду, въ награду славнаго его труда. намятника долговъчнъйшаго, чъмъ всъ завоеванія, столь часто обращающіяся въ несчастія народовъ.

16-го мая государь предпринялъ новую побадку по своей имперіи. Мы остановились прежде всего въ Псковъ, въ которомъ онъ еще не бывалъ. Переночевавъ здёсь и осмотрёвъ на другой день общественныя заведенія, государь отправился въ Динабургъ, гдф за окончаніемъ уже всѣхъ работъ онъ желалъ лично присутствовать при освѣщеніи крѣпости. Гарнизонъ и всѣ расположенныя въ окрестностяхъ войска были разставлены на валѣ, по всѣмъ извилинамъ куртинъ и бастіоновъ. Послѣ торжественнаго богослуженія въ церкви всѣ вышли на тотъ бастіонь, который предназначень быль для поднятія крівпостного флага, и когда последній взвился на верхъ мачты, войска и крепостныя орудія салютовали освященію этой величественной и грозной твердыни. Особенно примѣчательнаго случилось туть то, что въ минуту окропленія флага святой водою и потомъ поднятія его всёхъ насъ оросило дождемъ при совершенно чистомъ и ярко сіявшемъ небѣ. Солдатамъ это показалось особеннымъ чудомъ, изліяніемъ милости Божіей на новую крипость, и ихъ «ура» загремило отъ того еще громче. За симъ государь въ предшествіи духовенства со святою водою и въ сопровожденіи своей свиты обошель весь валь и всѣ стоявшія на немъ войска, которыя отдавали ему честь. Величественное это зрѣлище привлекло множество народа изъ всѣхъ окрестностей. Въ заключеніе церемоніи войска, сойдя съ вала, выстроились въ колонны за эспланадою, гдѣ государь сдѣлалъ имъ смотръ.

Изъ Динабурга мы повхали въ Ригу, по дорогъ на древній Кокенгузенскій замокъ, лежащій на крутомъ берегу Двины. Во весь этотъ путь я находился въ смертельномъ безпокойствъ вслъдствіе полученныхъ съ разныхъ сторонъ свъдъній о покушеніи на жизнь государя, замышляемомъ будто бы именно въ этой мѣстности. Онъ, всегда увѣренный въ покровительства Божіемъ, не обращалъ на эти слухи, дошедшіе до него, ни малейшаго вниманія и спаль въ коляске сномъ праведнаго. Я же, сидя возлів него, безпрестанно глядівль во всів стороны и старался бодрствовать за него. Намъ было писано изъ Лондона, Парижа и Гамбурга, а, кром' того, мы прочли въ н' сколькихъ перехваченныхъ письмахъ, что цълое, довольно многочисленное общество, состоящее большею частію изъ польскихъ выходцевъ, поклялось лишить жизни государя, и что для исполненія этого гнуснаго замысла выбраны окрестности Динабурга и Риги. Я послалъ нѣсколько человѣкъ впередъ провѣдать дорогу; но убійцѣ такъ легко скрыться подъ одеждою крестьянина или просителя, что часто одинъ только счастливый случай можетъ способствовать его открытію. Единственная предосторожность, дозволенная мнф государемъ, состояла въ томъ, что у насъ на козлахъ сидёлъ линейный казакъ, одинъ изъ числа тёхъ 20-ти, которые въ Петербурге причислены къ гвардейскому корпусу.

Слухъ объ этомъ замыслѣ распространился и въ публикѣ; русскіе, путешествовавшіе по Германіи, писали о немъ своимъ родственникамъ въ Петербургѣ, какъ о вещи гласной, для предваренія о томъ государя. Въ Пруссіи и Польшѣ назначали эпохою убійства его именно эту поѣздку. Петербургская публика испугалаеь и умоляла меня со всѣхъ сторонъ о величайшей осмотрительности. Но съ императоромъ Николаемъ
не могло быть рѣчи о какихъ либо мѣрахъ предосторожности: онѣ были
чужды его свойствамъ и тому безпредѣльному упованію, которое онъ
полагалъ на Провидѣніе. «Богъ—мой стражъ! — говаривалъ государь
въ подобныхъ случаяхъ: — и если я уже не нуженъ болѣе для Россіи,
то онъ возьметъ меня къ Себѣ!»

На этотъ разъ все, однако же, миновалось благополучно. Мы прибыли въ Ригу среди дня, проёхавъ, по обыкновенію, цёлую ночь. Рижскіе жители приняли государя тёмъ съ большимъ восторгомъ, что уже и въ Риге сталъ известенъ названный слухъ. Въ следующее утро при разводе на эспланаде я замётилъ, что впереди народа вездё станови-

T. II—84

#### ДОПОЛНЕНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

лись съ испытующимъ взглядомъ дворяне и почетнѣйшіе граждане, какъ бы стѣною окружая государя для огражденія его отъ злонамѣренныхъ попытокъ.

Войска, стоявшія въ Ригѣ, принадлежали къ числу тѣхъ, которыя такъ храбро сражались въ Польшѣ, подъ начальствомъ графа Палена. Государь остался доволенъ имъ.

Осмотрѣвъ все заслуживающее его вниманія и почтивъ присутствіемъ балъ въ залѣ Черноголовыхъ, государь отправился въ Ревель. По выѣздѣ изъ Риги, насъ очень удивило множество щеголеватыхъ всадниковъ, которые до половины второй станціи то обгоняли насъ, то ѣхали навстрѣчу, не теряя изъ вида государевой коляски. Оказалось, что это были молодые дворяне и купцы, которые подъ видомъ прогулки разсыпались по всей дорогѣ для сопровожденія и возможнаго охраненія государя. Онъ былъ чрезвычайно тронутъ такимъ знакомъ преданности, и эта свита отстала наконецъ отъ насъ только по усиленнымъ его настояніямъ.

У въёзда въ Екатеринентальскій садъ, въ обёденную пору, насъ встрѣтило цѣлое общество, пріѣхавшее изъ Петербурга въ Ревель, по уговору со мною, навѣстить меня въ моемъ Фаллѣ. То были датскій посланникъ графъ Блумъ, вице-канцлеръ графъ Нессельроде, оберъшенкъ графъ Мусинъ-Пушкинъ-Брюсъ, оберъ-церемоніймейстеръ графъ Воронцовъ-Дашковъ и графъ Матусевичъ. Государъ тотчасъ пригласилъ ихъ къ себѣ во дворецъ и очень весело принялъ эту веселую компанію.

Часть флота, стоявшая въ это время на Ревельскомъ рейдѣ, своимъ присутствіемъ еще болѣе украшала и безъ того безподобный видъ съ дворцоваго балкона. Государь, узнавъ, что императрица ѣдетъ тоже въ Ревель, чтобы сдѣлать ему сюрпризъ, тотчасъ по окончаніи обѣда сѣлъ одинъ въ маленькую фельдъегерскую бричку и поскакалъ навстрѣчу своей супругѣ. Спустя нѣсколько часовъ, громкія «ура» возвѣстили ихъ пріѣздъ. Императрица еще въ первый разъ была въ Ревелѣ и въ томъ дворцѣ, который, бывъ нѣкогда жилищемъ Петра Великаго и его супруги, болѣе вѣка стоялъ въ запустѣніи. Императоръ Николай и императрица Александра бы́ли первою императорскою четою, поселившеюся временно въ этомъ дворцѣ, послѣ великихъ ихъ предшественниковъ.

Черезъ день послѣ своего пріѣзда государь съ императрицею почтили посѣщеніемъ мой скромный Фалль. Это было 27-е мая, день перехода нашей арміи черезъ Дунай, въ 1828 году. Государь, вспомнивъ о томъ, милостиво отозвался, что ему пріятно провести этотъ день у меня. Сады, домъ, его убранство, все понравилось государю. Передъ обѣдомъ сдѣлали большую прогулку, а за столомъ онъ умѣлъ

придать всёмъ истинную веселость и непринужденность. Къ ночи же мы цёлымъ обществомъ возвратились въ Ревель.

На следующій день государь сделаль смотрь флоту, который салютоваль изъ всёхъ орудій. Императорскій флагъ также со времень Петра Великаго не разв'євался на Ревельскомъ рейдів. Подъ вечеръ государь сёль на одинъ изъ кораблей эскадры и велібль дать ей сигналь къ отплытію. Очень слабый вітеръ медленно понесъ суда, и мы съ берега долго могли любоваться этимъ величественнымъ зрівлищемъ. Императрица со свойственною ей привітливостію и ласкою собрала вокругь себя всёхъ моихъ петербургскихъ гостей и все высшее ревельское общество; народъ и діти толиились около нея; она со всіми разговаривала и радовалась общему усердію и веселію. Послів ужина императрица сітла на пароходъ «Ижора» и скоро догнала флотъ, слівдовавшій къ Свеаборгу, который государю хотівлось ей показать. Оттуда они поёхали вмість водою же въ Петергофъ, а я съ моими гостями проіхаль прямо въ Фалль и черезъ нісколько недіть возвратился къ отправленію моихъ обязанностей.

Слухи о польскихъ злоумышленіяхъ оправдались посл'ядствіями: въ іюнь 1833 года явилось изт-за границы нъсколько эмиссаровъ; одни изъ нихъ прокрались въ царство Польское, и отсюда часть ихъ успѣла проникнуть даже въ Виленскую губернію; другіе же, разсчитывая на сочувствіе своихъ соотечественниковъ, сбросили личину и вторглись вооруженною рукою въ наши предёлы со стороны Галиціи, бросились на казачьи пикеты, оберегавшіе пограничную линію, безчеловічно умертвили нъсколько солдатъ, захваченныхъ ими врасплохъ въ ближнихъ избахъ, и подняли знамя національнаго возстанія. Собранный наскоро небольшой отрядъ пехоты и казаковъ устремился противъ этой шайки, упоенной ложными надеждами и шампанскимъ. Послъ нъсколькихъ ружейныхъ выстрёловь съ объихъ сторонъ эти полоумные патріоты обратились въ быство съ тою же поспышностью, съ какою ворвались къ намъ. Нъкоторые изъ нихъ были убиты, другіе взяты въ плінъ, а остальные спаслись, лишь благодаря быстрот своихъ лошадей и близости границы. Точно также и другіе эмиссары, вкравшіеся къ намъ для воззванія къ мятежу, разбіжались во всі стороны, и нікоторые изъ нихъ тоже были пойманы или выданы своими единоземцами. Такъ окончилась нелѣпая и гнусная попытка, послужившая только новымъ доказательствомъ безразсудства этой націи. Несчастные ввели въ бёду многихъ своихъ родственниковъ, равно какъ и мирныхъ жителей, не донесшихъ по слабости или по излишней довъренности объ ихъ убъжищахъ. Судъ надъ попавшими къ намъ въ руки былъ коротокъ: твхъ, которые обагрили себя кровью нашихъ солдатъ, умертвили, дру-**РИХЪ СОСЛАЛИ ИЛИ ЗАКЛЮЧИЛИ ВЪ ТЮРЬМЫ.** Старались обвинять какъ мож-

#### дополненія къ второму тому

но меньше людей, и вскорт объ этихъ безумцахъ вспоминали, лишь проклиная ихъ за усилившіяся, по поводу ихъ покушенія, м'єры строгости и надзора со стороны правительства. Одинъ изъ этихъ несчастныхъ, по имени Шиманскій, пойманный въ Литві и осужденный къ висълицъ, вымолилъ себъ жизнь искреннимъ раскаяніемъ и показаніями, казавшимися чистосердечными. Его привезли въ Петербургъ, гдъ я говориль съ нимъ нъсколько разъ. Онъ излилъ передо мною, казалось, всю душу; назвалъ всёхъ соучастниковъ; передалъ мнв всв замыслы парижскихъ революціонныхъ комитетовъ, средства, употребляемыя ими для обольщенія легкомысленныхъ умовъ, требуемую ими присягу и даваемыя ими ихъ адептамъ инструкціи, наконецъ показанія свои заключиль просьбой дозволить ему служить нашему государю, объщая при этомъ служить съ тъмъ же усердіемъ и рвеніемъ, съ какими служиль дёлу, признаваемому теперь имъ самимъ за безчестное и преступное. Я ему повърилъ, и онъ получилъ полную свободу, а его мать, бывшая въ отчаяніи отъ поведенія сына и находившаяся, притомъ, въ большой бъдности, была успокоена назначениемъ ей денежнаго пособія. Шиманскій, растроганный такимъ великодушіемъ, увхаль въ Германію и доставиль мнѣ изъ Берлина, а послѣ изъ Франкфурта, весьма полезныя указанія о демагогическихъ замыслахъ противъ Россіи. По прибытіи же въ Парижъ, онъ вдруть написалъ мнѣ гнуснѣйшее письмо, наполненное самыхъ грязныхъ ругательствъ противъ императора Николая и угрозъ противъ жизни того, кто избавилъ его отъ смерти.

Темъ же летомъ мне доложили объ одномъ молодомъ поляке, желающемъ сообщить мит наединт какую-то тайну. Я принялъ его въ моемъ кабинетъ, и онъ сознался безъ всякой утайки, что прітхаль въ Петербургъ съ намфреніемъ отомстить за порабощенное свое отечество и освободить міръ отъ тирана Николая. Лучшимъ доказательствомъ того, что у него достало бы духу для исполненія такого замысла, можеть служить его настоящее сознаніе; слыша за границей о постыдномъ будто бы рабствъ Польши и повъривъ всему сообщенному ему и прочитанному имъ тамъ, онъ считалъ Россію несчастною, а государя ненавидимымъ. По прівздв въ Петербургъ, сойдясь съ некоторыми своими соотечественниками, онъ съ удивленіемъ увидълъ ихъ на свободъ, нѣкоторыхъ на службѣ и въ орденахъ и всѣхъ отдающихъ справедливость высокимъ качествамъ государя; что такое же удивленіе возбуждено было въ немъ благосостояніемъ, спокойствіемъ и довольствомъ жителей этой великол виной и общирной столицы; наконецъ, что посреди встр вченныхъ вездѣ знаковъ любви и преданности къ императору Николаю ненависть его превратилась въ благоговение, когда онъ увидель государя, и теперь онъ пришелъ предать себя тому наказанію, какое за-

служиваеть замышленное имъ преступленіе. Я отвічаль, что его раскаяніе и признаніе достаточно очищають преднам вренную имъ вину, что онь остается на свободь, и что о всемь слышанномь я доложу государю. Спустя нъсколько дней, онъ былъ вытребованъ въ Петергофъ, и я вмъств съ нимъ вошелъ въ кабинетъ его величества. Государь принялъ его съ тою простотою и съ темъ искреннимъ прямодушіемъ, которыя всегда такъ поражали имъвшихъ счастіе впервые видъть нашего монарха. Онъ разспросилъ молодого человѣка о его жизни и причинахъ его ръшимости. Полякъ съ непарушимымъ спокойствіемъ повторилъ все уже сказанное мив. На вопросъ государя о будущихъ его планахъ онъ отвічаль, что желаеть посвятить всю свою жизнь службі царской. «Гдѣ?» — «Въ царствѣ Польскомъ», и государь велѣлъ мнѣ написать фельдмаршалу Паскевичу, чтобы онъ опредёлиль молодого человёка на службу и употребиль бы его по его желанію и способностямь. Послёдній, вышедъ изъ государева кабинета въ неописанномъ волненіи, пожимая мив руку, сказаль: «Я сумвю заслужить такія милости и такое великодушіе безпред'ёльною моею преданностью».

Въ этомъ году еще одинъ бичъ поразилъ Россію и далъ государю новый случай обнаружить свою дѣятельность и свою отеческую заботливость о ввѣренной ему странѣ. Имперія почти на всемъ ея пространствѣ была постигнута неурожаемъ, а въ нѣкоторыхъ губерніяхъ земля не дала ровно ничего. Травы погорѣли, хлѣбъ не уродился, огороды стояли пустые, и даже картофель весь погибъ. Многочисленныя стада овецъ, главное богатство плодородныхъ южныхъ нашихъ губерній, гибли тысячами отъ недостатка корма. Рогатый скотъ дохъ, и малороссійскіе крестьяне теряли съ нимъ послѣднія средства къ существованію. На широкихъ равнинахъ земли войска Донского и на Кавказской линіи лучшіе и многочисленнѣйшіе табуны лошадей исчезали за неимѣніемъ ни пастбищъ, ни даже воды, изсякшей отъ продолжительной засухи. Вездѣ сельское населеніе было доведено до крайности, и жителямъ многихъ мѣстностей грозили всѣ ужасы голодной смерти.

Государь настоятельно повелёль комитету министровь озаботиться о мёрахъ отвращенія народныхъ бёдствій и обезпеченія продовольствія и будущихъ посёвовъ; разослаль своихъ флигель-адъютантовъ для надзора за раздачею хлёба и денегъ наиболёе нуждающимся. Снабдивъ начальниковъ губерній и предводителей дворянства особыми полномочіями, велёлъ открыть повсемёстно казенные магазины и сдёлать значительныя покупки хлёба въ нёмецкихъ портахъ для восполненія недостатка; наконецъ предназначилъ изъ государственнаго казначейства для покрытія настоятельныхъ нуждъ свыше 20-ти милліоновъ рублей.

#### лополненія къ второму тому

Невѣроятная дѣятельность государя, которую онъ умѣлъ сообщить и мѣстнымъ властямъ, спасла Россію отъ голода и еще болѣе увеличила къ нему любовь и благодарность.

Уже нѣсколько лѣтъ сряду австрійскій императоръ Францъ изъявляль желаніе лично познакомиться съ нашимъ государемъ. Революціи французская и бельгійская, безумный польскій мятежъ, который отовался и въ Галиціи, волненія въ Италіи и Швейцаріи, преобразовательныя доктрины въ Англіи и порывы къ общему равенству въ Германіи, — все это вмѣстѣ испугало вѣнскій дворъ и заставило его забыть обычную свою завистливость къ могуществу Россіи и искать возобновить тѣ связи съ нею, которыя въ 1814 и 1815 годахъ возвратили Австріи ея независимость и первенство въ Германіи. Посоль австрійскій въ Петербургѣ, графъ Фикельмонъ, уже умѣлъ ловко и вмѣстѣ прямодушно подготовить это сближеніе, указанное мудрою и предусмотрительною политикою, и необходимость котораго сами мы давно видѣли.

Пруссія, всегда шаткая въ своихъ планахъ, всегда возбуждаемая воинственнымъ и неосторожнымъ жаромъ своихъ принцевъ, въ противоположность съ постояннымъ спокойствіемъ своего короля, раздвоенная въ своихъ правительственныхъ началахъ между монархической арміей и либеральнымъ среднимъ сословіемъ, также чувствовала необходимость снова присоединиться къ старому союзу, воскресившему ее въ 1814 и 1815 годахъ и представлявшему единственный якоръ спасенія противъ конституціонныхъ и демагогическихъ идей, волновавшихъ ея провинціи.

Австрія и Пруссія сознали наконецъ, что императоръ Николай былъ краеугольнымъ камнемъ, о который должны были опираться сила монархическихъ державъ и миръ Европы. Онъ одинъ могъ сопротивляться замысламъ демократіи и революціоннаго движенія, связавшаго Лондонъ съ Парижемъ.

Отсюда родилась мысль о личномъ совъщаніи между монархами Австрін, Пруссіи и Россіи, съ жаромъ воспринятая императоромъ Николаемъ, постигавшимъ всю ея необходимость для поддержанія мощною его рукою колебавшихся троновъ. Но, чтобы не слишкомъ встревожить прочіе кабинеты созваніемъ офиціальнаго конгресса, онъ ръшился свидіться съ императоромъ австрійскимъ и королемъ прусскимъ порознь съ каждымъ. Для этого свиданія король прусскій выбралъ Шведтъ, а австрійскій императоръ городокъ Мюнхенгрецъ.

15-го августа, вечеромъ, государь, взявъ съ собою князя Волконскаго, графа Орлова и меня <sup>1</sup>, сѣлъ у Петергофа на пароходъ «Ижора». Къ разсвѣту мы были уже въ открытомъ морѣ и разсчитывали

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Въ свитъ находились еще генералъ-адъютантъ Адлербергъ и флигель-адъютантъ князь Суворовъ.

уже заранње день и часъ нашего прибытія въ Штетинъ, куда отправили наши экипажи для перейзда въ Шведтъ. Вдругъ сталъ разыгрываться вътеръ, и постепенно развилось страшное волнение, отъ котораго нашъ легкій пароходъ, построенный лишь для прогулокъ между Петергофомъ и Кронштадтомъ, бросало, какъ мячикъ. Къ тому же «Ижора» вивщала въ себъ топлива только на трое сутокъ, и при буръ, замедлявшей нашъ ходъ, мы рисковали остаться въ морѣ безъ угольевъ. Капитанъ судна объявилъ, что необходимо обождать конца бури, укрывшись въ соседней бухте у Эстляндскихъ береговъ, и мы, покоряясь его приговору, принуждены были стать на якорь, въ виду лёсистыхъ береговъ, верстахъ въ сорока отъ Ревеля. Качка была и тутъ страшная, вътеръ не ослабъвалъ, стало очень холодно. Капитанъ крайне тревожился нашимъ положеніемъ, и самъ государь начиналъ безпоконться о потерѣ времени, зная, что король пріѣдеть въ Шведть къ назначенному дню, а принцъ прусскій уже выёхаль въ Штетинъ навстрёчу намъ. Впоследствии мы узнали, что эта буря свиренствовала на всей Балтике и, потопивъ множество судовъ, дала поводъ пностраннымъ газетчикамъ разгласить, что императоръ Николай быль поглощень волнами со всею своею свитою.

Уже слишкомъ двънаддать часовъ какъ насъ нестерпимо качало на брошенныхъ якоряхъ, при ежеминутной опасности, если бы цёпи порвались, быть выброшенными на утесистый берегь. Вётеръ не перем'вняль направленія и продолжаль гуд'єть все съ одинаковою силою. Тогда капитанъ предложилъ, какъ единственное средство выйти изъ этого тягостнаго положенія, итти по в'тру, обратно въ Кронштадть. Государь собраль насъ въ свою каюту на совъщание и весело потребоваль мньнія этого импровизированнаго сов'єта. Мы посп'єшили согласиться съ капитаномъ, и «Ижора» быстро понеслась къ Кронштадту, къ великой радости Волконскаго, небольшого охотника до бурь, туть же закаявшагося вхать когда нибудь впредь водою. 17-го, вечеромъ, мы прибыли въ Петергофъ, но нашли его уже опустъвшимъ. Дворъ уже перевхаль въ Царское Село, а у пристани не было даже катера, чтобы перевезти насъ на берегъ. Государь со мною перевхалъ туда на маленькой пароходной гичкъ и тотчасъ отправился въ дрожкахъ въ Стрвльну, откуда полетвль на перекладной въ Царское Село, велввъ мив вхать въ Петербургъ для приготовленій къ повздкв въ Пруссію сухимъ путемъ. Буря на сушѣ была такъ же сильна, какъ и въ морѣ; въ Петербургъ вода, чрезвычайно повысясь въ Невъ и въ каналахъ, затопила насколько кварталовъ, а вътромъ поломало и вырвало съ корнями множество деревъ. Всв въ городъ трепетали за жизнь государя, и извъстіе о его благополучномъ возвращеніи распространило общую радость.

На другой день вечеромъ государь и я уже катились въ коляскъ по Нарвскому тракту. Лошади были заготовлены везд'в на мое имя, и мы пронеслись, не останавливаясь до прусской границы. На станціяхъ въ Россін, разумъется, узнавали государя, а въ Таурогенъ управляющій таможнею, не зная, что заключить изъ такого инкогнито, ограничился глубокимъ поклономъ нашей коляскъ. Проъхавъ съ такою же быстротою черезъ Тильзитъ и Кёнигсбергъ, мы только въ Эльбингъ вышли изъ коляски, чтобы позавтракать, пока смазывали колеса. Государь продолжаль, къ большому своему удовольствію, разыгрывать роль моего адъютанта, что часто давало поводъ къ смѣшнымъ сценамъ съ почтмейстерами. Проскакавъ такимъ образомъ пятеро сутокъ, ни разу не объдавши, мы остановились на той станціи, гдъ дорога въ Шведтъ отдъляется отъ Берлинскаго шоссе, чтобы выбриться и сменить былье. Здёсь, нока хозяйка готовила намъ кофе, почтмейстеръ вступилъ въ разговоръ съ мнимымъ моимъ адъютантомъ, который занимался своимъ туалетомъ стоя, тогда какъ я преспокойно сидълъ передъ столомъ. На вопросъ, есть ли въ Шведтъ какія нибудь свъдънія о плаваніи государя, почтмейстеръ съ самодовольнымъ видомъ разсказалъ о полученномъ имъ сію минуту частномъ письмѣ, извѣщающемъ, что русскій императоръ вчера благополучно сошелъ на берегъ въ Штетинѣ, къ успокоенію чрезвычайно тревожившейся о немъ королевской фамиліи. «Слышите ли, генераль?» — сказаль мий государь. — «Слава Богу», отвѣтиль я и благодариль почтмейстера за добрую вѣсть. На третьей станцін оттуда, государь од'влся въ прусскій генеральскій мундиръ и остальную до Шведта дорогу сдёлаль одинь, въ приготовленной для фельдъегеря бричкъ. Я старался не отставать отъ него въ нашей коляскъ, но онъ ускакалъ далеко впередъ, и въ то время, какъ король предавался жестокому безпокойству, а наследный принцъ не сходилъ съ плотины у гавани, чтобы тотчасъ дать знать, когда покажется «Ижора», — государь вдругъ появился въ Шведтскомъ дворцъ съ совсёмъ противоположной стороны. Радость о его прибытіи была общая, какъ въ королевскомъ семействъ, такъ и между всъми военными и жителями, знавшими, какою опасностью буря угрожала зятю ихъ короля.

Въ Шведтѣ, сверхъ членовъ королевской фамиліи и наслѣднаго принца Мекленбургъ-Стрѣлицкаго, супруга сестры нашей императрицы, находились только герцогъ Кумберландскій, первый генералъ-адъютантъ короля, Вицлебенъ, и прусскій министръ иностранныхъ дѣлъ, Ансильонъ.

Насъ помѣстили во дворцѣ, гдѣ въ 1805 году, т.-е. 28 лѣтъ тому назадъ, при возвращеніи корпуса графа Толстого изъ Ганновера въ Россію, мы были представлены королю, дотолѣ союзнику Франціи, а тутъ вдругъ рѣшившемуся перейти на нашу сторону и объявить себя противъ Наполеона, за чтò сей послѣдній черезъ годъ отомстилъ заняті-

емъ всей Пруссіи и принудиль короля удалиться въ Мемель. Въ то время, еще очень молодой, я былъ очарованъ красотой королевы и старался посредствомъ ея фрейлинъ отвлечь ее отъ союза съ Франціей и побудить дѣйствовать въ томъ же смыслѣ своимъ вліяніемъ на короля. На несчастіе Пруссіи, это намъ тогда вполнѣ удалось. Теперь я былъ снова въ томъ же дворцѣ съ моимъ могущественнымъ монархомъ, также искавшимъ склонить прусскій кабинетъ къ совершенному единодушію съ русскимъ, чтобы соединить силы обѣихъ державъ для отраженія всякаго нападенія извнѣ и для совокупной борьбы противъ революціи, гдѣ бы она ни зародилась.

Ансильонъ съ самыхъ первыхъ минутъ разговора развилъ довольно многословно и въ изысканныхъ фразахъ свои политическія идеи, свои опасенія и надежды; онъ заключиль тімь, что уже настало время перестать быть снисходительнымъ къ разрушительнымъ доктринамъ, угрожающимъ Германіи и цілой Европі, и что только посредствомъ тіснъйшаго союза между Россіею, Австріею и Пруссіею можно остановить разливъ тёхъ конституціонныхъ утопій, которыя со временъ хищническаго занятія французскаго престола Людовикомъ-Филиппомъ увлекаютъ всв умы и колеблють всв троны. Генераль Вицлебень выражался менъе сильно и короче; изъ его словъ проглядывало опасение разрыва съ Франціей и съ немецкими либералами, которыхъ силы онъ, впрочемъ, преувеличивалъ. Вицлебенъ былъ органъ добрыхъ началъ своего монарха, который ясно видёль эло и вполнё постигаль дёйствительнёйшія средства къ его искорененію, но котораго літа, прежнія несчастія и теперешнія привычки побуждали желать мира и страшиться войны. Ансильонъ, напротивъ, являлся органомъ наследнаго принца, некогда его питомца, который, подобно младшимъ своимъ братьямъ, считалъ прусскую армію первою въ мірѣ и требоваль войны, какъ требовали ее прусскіе принцы и генералы передъ Іенскою битвою. Самыя событія доказали, однако же, что и Ансильонъ прикрывалъ изв'єстными фразами лишь свою слабость или отсутствіе доброй воли. Когда государь изъявиль свое положительное желаніе, чтобы прусскій министръ фхаль съ нимъ въ Мюнхенгредъ для поддержки его въ переговорахъ съ австрійскимъ правительствомъ, то Ансильонъ, видя, что въ настоящемъ случав уже нельзя отыграться словами, прямо отказался сопутствовать императору Николаю, прибавивъ даже крайне неловко, что его присутствіе въ Мюнхенгрецѣ не соотвѣтствовало бы достоинству короля. «Какъ! — вскричалъ тутъ нашъ государь: — такъ меня смѣютъ обвинять въ такомъ требованіи, которое унизило бы достопнство моего тестя?» и, увлеченный крайнимъ раздраженіемъ, въ присутствіи принцевъ, въ весьма сильныхъ выраженіяхъ излился противъ наглаго министра. Между тёмъ, самъ король избъгалъ всякой серіозной бесёды съ госуда-

т. 11—85

ремъ, ограничиваясь одними свиданіями съ нимъ въ семейномъ кругу и изъявленіями ему самой нѣжной, истинно отеческой внимательности и дружбы; потому и переговоры принимали болже видъ сплетней, въ которыя всё вмёшивались безъ толка и безъ результата, всякій по личнымъ своимъ видамъ и убъжденіямъ. Государя все это глубоко огорчало, тъмъ болъе, что самъ онъ изъяснялся со всею искренностью и прямотою, свойственными его характеру, его привязанности къ королю и его сочувствію къ судьбамъ Пруссіи, политическому существованію которой грозили гораздо большія опасности, чёмъ Австріи и особливо чёмъ Россіи. Эта безплодная болтовня подняла въ немъ желчь, и онъ внезапно занемогь. Туть, по своему обыкновенію, онъ заперся въ своей комнать, легъ на дорежную постель, состоявшую всего изъ кожанаго мѣшка, набитаго стномъ, и запретилъ кого либо къ себт внускать, даже и врача, такъ какъ собственный его докторъ, Арендтъ, дожидалъ насъ съ прочими особами свиты за нѣсколько станцій отъ Мюнхенгреца. Испуганный камердинеръ прибъжалъ сказать миъ, что государю очень не хорошо. Я вошелъ къ больному безъ доклада и съ большими усиліями едва убъдиль его принять королевскаго доктора, который пощупаль пульсъ и, прописавъ лекарство, объявилъ мне, что государь въ опасности. Окаменъвъ отъ ужаса, я не зналъ, на что ръшиться: послать ли нарочнаго за Арендтомъ, который во всякомъ случав поспель бы не прежде двухъ сутокъ, или пригласить другого доктора изъ Берлина, такъ какъ королевскій докторъ, по отзыву нашего посланника при прусскомъ дворѣ, Рибопьера, не пользовался особенною репутацією. Всѣ члены королевского дома собрадись въ аванзалѣ въ смертельной тревогъ. Государь уснулъ, и я черезъ щель въ дверяхъ слъдилъ за всъми его движеніями. Когда онъ проснулся, я вошемъ въ нему въ душевномъ волненіи и доложилъ, что король съ нетерпиніемъ желаетъ его видеть. При этихъ словахъ государь вскочилъ съ постели, потребовалъ од ваться и самъ твердою поступью пошелъ къ августвишему своему тестю. Всѣ наши безпокойства разомъ прекратились, и я снова занялся дорожными нашими сборами.

Послѣ рѣшительнаго отказа Ансильона ѣхать при государѣ, необходимо было употребить съ нашей стороны всѣ старанія, чтобы Пруссія на мюнхенгрецкое свиданіе назначила какое нибудь другое довѣренное лицо, безъ чего союзъ трехъ державъ,—главная цѣль нашей поѣздки,—остался бы безъ всякаго внѣшняго проявленія. Послѣ продолжительныхъ толковъ и колебаній и довольно ясно выказаннаго Пруссіей равнодушія, рѣшено было, чтобы ѣхалъ наслѣдный принцъ, но только до прусской границы, гдѣ ему остаться, въ ожиданіи приглашенія австрійскаго императора въ Мюнхенгрецъ. Желаніе государя слѣдственно исполнялось, и для Европы, слѣдившей за обоими этими свиданіями, они

свидътельствовали объ единодушій, господствующемъ между тремя монархами. Намъ, однако же, дѣло представлялось въ иномъ видѣ, открывая печальную перспективу на слабое сотоварищество Пруссіи и на малонадежную помощь ея кабинета, всегда шаткаго, хитраго и недовѣрчиваго. Король, всѣ члены его дома, нѣсколько генераловъ и офицеровъ питали искреннюю привязанность къ нашему государю; но могущество Россіи внушало всѣмъ зависть; тщеславіе пруссаковъ не позволяло имъ искать въ немъ благотворнаго оплота. Принцы и молодое поколѣніе офицеровъ слишкомъ на себя надѣялись; мечтая о военной славѣ, они домогались войны съ Франціей. Въ этихъ видахъ они склонялись къ союзу, видя въ немъ лишь средство къ нападенію, тогда какъ въ сущпости союзъ предназначался для избѣжанія войны, столь горячо желаемой французскими и нѣмецкими революціонерами.

Образъ нашей жизни въ четыре дня, проведенные въ Шведтѣ, былъ довольно однообразенъ. Собирались къ завтраку, потомъ въ часъ къ обѣду, за которымъ сидѣло до 50-ти человѣкъ, и въ 5½ къ чаю, послѣ котораго разыгрывались маленькіе фарсы въ дворцовомъ театрѣ, затѣмъ ужинъ, и въ 10 всѣ расходились.

Государь при всёхъ поёздкахъ обыкновенно пускался въ путь въ полночь; но въ виду недавняго нездоровья государя король уговорилъ его выёхать въ 10 часовъ утра, 27-го числа. Онъ поёхалъ съ наслёднымъ принцемъ, а я съ полковникомъ Грёбеномъ. Въ слёдующую ночь мы испытали всю прелесть нешоссированныхъ дорогъ и неловкости нёмецкихъ почтарей. Государя завезли въ поле, а меня опрокинули, при чемъ сломалась коляска, и почтальонъ спльно ушибся. Принцъ прусскій былъ взбёшенъ этими непріятными приключеніями, заставившими государя пожать плечами, а меня—съ сожалёніемъ вспомнить о поёздкахъ нашихъ по Россіи.

На послѣдней прусской станціи, гдѣ наслѣдный принцъ остановился въ ожиданіи приглашенія австрійскаго императора, государя встрѣтилъ посоль нашь при вѣнскомъ дворѣ, Татищевъ, котораго онъ посадилъ съ собою въ коляску до Мюнхенгреца. Императоры сошлись другъ съ другомъ очень привѣтливо и со всевозможною искренностью. Престарѣлый и почтенный Францъ, Несторъ коронованныхъ главъ въ Европѣ, былъ видимо тронутъ, заключая въ объятія молодого преемника того Александра, котораго помощь возвратила ему потерянную державу, и дружбою котораго онъ всегда такъ дорожилъ. Николай Павловичъ, съ своей стороны, тотчасъ и со всею искренностью вступилъ въ роль нѣжнаго и почтительнаго племянника, смотрѣвшаго на императора Франца, какъ на брата и сослуживца императора Александра, котораго, по разности лѣтъ и по двадцатипятилѣтнему его царствованію, нашъ государь всегда считалъ истиннымъ своимъ отцомъ. Столь же искрення

и сердечна была и встрѣча съ императрицею, трогавшею каждаго забогливою любовью къ августѣйшему своему супругу. Пытливый взглядъ австрійскихъ царедворцевъ съ первыхъ минутъ убѣдился въ совершенномъ согласіи, водворившемся между обоими монархами, а неприпужденная скромность нашего государя и почтительная его предупредительность къ ихъ императору, льстя народному самолюбію, вскорѣ уничтожили всѣ предубѣжденія противъ русскаго самодержца, посѣянныя ложью и недоброжелательствомъ.

Въ Мюнхенгрецъ не былъ приглашенъ никто изъ прочихъ членовъ австрійскаго дома, и вообще старались придать этому свиданію, какъ можно менѣе блеска въ обстановкѣ; поэтому выборъ самаго мѣста свиданія и палъ на этотъ незначительный городокъ, собственность одного изъ соименныхъ потомковъ знаменитаго въ тридцатилѣтнюю войну Валленштейна. Оба монарха помѣщались въ обширномъ замкѣ, въ которомъ нашлось еще довольно мѣста и для великой княгини Маріи Павловны, пріѣхавшей въ Мюнхенгрецъ съ супругомъ своимъ гросъ-герцогомъ Веймарскимъ для свиданія съ государемъ. Прибывшій нѣсколькими днями позже герцогъ Нассаускій остановился въ мѣстечкѣ. Онъ познакомился съ Николаемъ Павловичемъ въ послѣдніе годы царствованія императора Александра и особенно дружески съ нимъ сошелся.

Опередившій насъ нісколькими днями графъ Нессельроде уже до нашего прівзда вошель въ переговоры съ княземъ Меттернихомъ, стоявшимъ на дёлё, по достоинствамъ своимъ, во главе венскаго кабинета. Князь, судившій о нашемъ государів не по газетнымъ возгласамъ, а по его дъйствіямъ, питалъ къ нему самое глубокое уваженіе, а императоръ Николай, съ своей стороны, имълъ высокое мивніе о талантахъ и ловкости этого стараго кормчаго искусной и лукавой австрійской политики. Оба готовились къ свиданію съ нѣкоторымъ смущеніемъ, въ чемъ послі и сознались другь другу. При этомъ свиданіи, происходившемъ въ первое утро послѣ нашего прівзда, государь ясно и прямо изобразилъ Меттерниху критическое положение, въ которое Европа поставлена самими ея монархами, находящимися подъ гнетомъ постояннаго опасенія либераловъ, заимствующихъ главную свою силу отъ недостатка единодушія между Австріею и Пруссіею, тогда какъ, соединившись искренно между собою и съ Россіею, эти три державы могли бы остановить потокъ революціи, обуздать Францію и Англію и сохранить спокойствіе, или, въ последней крайности, одолеть знамя мятежа и подавить, по меньшей мірів, въ собственных своих владініях возрастающіе плевелы новой пропаганды. Государь продолжаль далье, что Россія, какъ менте другихъ государствъ подверженная опасности, имтетъ въ виду главнымъ образомъ интересы Австріи и Пруссіи, что она отнюдь не хочеть вмѣшиваться въ политическія распри, до нея прямо

не относящіяся, желая лишь быть надежною опорою для своихъ союзниковъ, но что не допуститъ также чужого вмѣшательства въ вопросы, непосредственно до нея касающіеся, какъ, напримѣръ, польскій и турецкій; наконецъ, что рѣшеніе послѣдняго вопроса должно принадлежать исключительно Россіи съ Австріей, какъ единственнымъ державамъ, коихъ владѣнія смежны съ турецкими.

Князь Меттернихъ былъ изумленъ поразительною в'врностію картины, нарисованной ему императоромъ Николаемъ, и призналъ его виды и намфренія столь справедливыми и полезными въ особенности для Австріи, что поспѣшилъ и по чувству и по разсудку изъявить полное свое согласіе съ ними и, поблагодаривъ государя, торжественно поручился за дружественное и искреннее содъйствіе своего монарха къ ихъ исполненію. Когда они вышли изъ кабинета, всё уже были собраны къ обеду. Я коротко зналъ Меттерниха въ 18\*\* году въ Парижъ, гдъ сблизили насъ любовныя интриги; мы сошлись слёдственно, какъ старинные знакомцы. «Мюнхенгрецкія конференціи окончены, — сказаль онъ мнѣ, бывало, на такихъ съездахъ толковали и марали бумагу по цёлымъ мѣсяцамъ, а у вашего государя другая метода. Онъ въ одинъ часъ все покончиль и решиль, такъ что мне къ сказанному имъ не остается ничего прибавить». Старый дипломать всячески превозносиль русскаго императора и разсказывалъ всёмъ, что сдёлался его министромъ, такъ какъ сего требовали интересы Австріи и всей монархической Европы. Дъйствительно, Нессельроде не могъ довольно нахвалиться тъмъ, какъ съ этихъ поръ Меттернихъ велъ дѣла; между ними не было больше никакихъ споровъ, все шло съ общаго согласія, и кабинеты вѣнскій и иетербургскій совершенно соединились въ своей охранительной политикѣ.

На первыхъ порахъ обращение князя Меттерниха и особенно молодой его жены съ императорскою четою очень насъ озадачило. Настоящими царями являлись они, а не скромный Францъ и его супруга. Дѣло состояло въ томъ, что императоръ совершенно ввѣрился министру, отъ души преданному его особѣ и его славѣ и занимавшему не легкій свой постъ съ высокимъ искусствомъ и со всѣмъ рвеніемъ. Престарѣлый Францъ, утомленный долговременнымъ царствованіемъ, исполненнымъ столькихъ превратностей, полагался на Меттерниха во всѣхъ дѣлахъ и политическихъ, и домашнихъ, оставляя себѣ лишь внутреннюю администрацію и высшее наблюденіе за правосудіемъ, въ которомъ многолѣтняя опытность и неукоризненное безпристрастіе стяжали ему любовь и благоговѣніе отъ всѣхъ сословій его державы.

Десять дней пребыванія нашего въ Мюнхенгрец'в проведены были очень тихо, какъ бы въ деревн'в у какого нибудь богатаго пом'вщика. Императоръ Францъ, въ маленькой коляск'в парою, которою самъ правилъ,

#### ДОПОЛНЕНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

возилъ нашего государя на охоту, гдв они забавлялись стръляніемъ фазановъ и другой дичи. Объдали всегда всъ виъстъ, а послъ объда мы играли въ бильярдъ, подъ управленіемъ милой княгини Меттернихъ. Вечеромъ, выписанные изъ Праги актеры давали представленія на маленькомъ театръ въ замкъ, при звукахъ полковой музыки, нисколько не уступавшей лучшимъ оркестрамъ. Вблизи Мюнхенгреца собрано было нізсколько пізхотных полковь, двіз артиллерійскія батареи, одинь кирасирскій и одинь гусарскій полкь, которыхь австрійскій императоръ представилъ нашему государю на смотръ, привлекшій множество народа изъ Праги и окрестностей. Войско было хорошее, но въ отношении къ обученію стояло еще на той же степени, какъ въ эпоху семил'єтней войны. На другой день австрійскій императоръ назначиль императора Николая шефомъ осмотръннаго наканунъ гусарскаго полка. Черезъ два дня государь, уже одётый въ мундиръ своего новаго полка, училъ его и, проведя его церемоніальнымъ маршемъ передъ императорскою четою, прі хавшей къ концу ученія, отдаль ей честь и поднесь почетный рапортъ. Его безподобная наружность, къ которой какъ нельзя болѣе шелъ венгерскій костюмъ, его прекрасная посадка на лошади и серьезная степенность, съ которою онъ являлся туть въ роли полкового командира, произвели самое благопріятное впечатлівніе на зрителей и восхитили весь полкъ, съ гордостью видевшій у себя во главе могущественнъйшаго владыку и красивъйшаго мужчину во всей Европъ. Собравъ вокругъ себя офицеровъ, государь въ милостивыхъ и сильныхъ выраженіяхъ передаль имъ свои мысли о ихъ обязанностяхъ въ отношеніи монарха Австріи и свои чувства искренней къ нему привязанности. Эти слова, равно какъ и все поведеніе государя, почтеніе, которое онъ оказываль Францу I, нажная его внимательность къ императрица, откровенность съ придворными, въжливость съ дамами, его одинокія прогулки во фракъ между народомъ, всъхъ очаровали и душевно привязали къ нему австрійскую императорскую чету. Францъ I, прося его дружбы и покровительства слабому и бользненному своему наслъднику, объявилъ, что въ духовномъ своемъ завѣщаніи поставилъ въ обязанность послёднему не предпринимать ничего, когда онъ будеть на престоль, безъ совъта императора Николая. Всъхъ насъ престарълый императоръ также осыпалъ своими ласками, а меня лично часто удостоиваль откровенными, веселыми и остроумными беседами, нередко смѣша своимъ чисто вѣнскимъ акцентомъ.

Въ Мюнхенгрецѣ, какъ и въ Шведтѣ, условились окончательно въ томъ, что на польскій вопросъ станутъ смотрѣть впредь, какъ на общій всѣмъ тремъ державамъ; что будутъ дѣйствовать противъ революціи, гдѣ бы она ни находилась, совокупными силами, и что уже ни одинъ нарушитель общественнаго спокойствія не найдетъ себѣ убѣжища ни

въ которой изъ этихъ державъ, но будетъ преданъ въ руки правосудія въ той изъ нихъ, гдѣ его захватятъ.

Простившись въ восхищеніи другъ отъ друга, мы проёхали безостановочно до Модлина, оставивъ Варшаву вправё.

Въ публикъ опять много носилось слуховъ о замыслахъ на жизнь государя, и при въсти о его поъздкъ въ Польшу вся Россія трепетала за драгоцънные его дни. При немъ не было никого, кромъ меня и ъхавшаго за нашею коляскою фельдъегеря. Фельдмаршалъ Паскевичъ разставилъ по почтовымъ домамъ небольшіе казачьи конвои, но государь запретилъ имъ за собою слъдовать. На станціяхъ онъ бралъ прошенія отъ поляковъ, милостиво съ ними разговаривалъ и не принималъ ни малъйшихъ мъръ предосторожности, какъ бы среди върнаго русскаго народа.

Въ Модлинъ мы прибыли ночью, въ страшную темноту, по проливному дождю, совершенно испортившему вновь проложенную дорогу. Князь Паскевичъ, выёхавшій навстрёчу государю, въ Ловичъ, сопровождалъ его до новой крёпости, близъ которой собраны были корпуса Ридигера и Крейца.

Модлинская крипость, выстроенная Карломъ XII во время побыдоносныхъ его войнъ съ Польшей, была потомъ совсёмъ запущена при слабыхъ правителяхъ этого края, пока не обновилъ ея нѣсколько Наполеонъ при вторженіи своемъ въ Россію. Польская революція 1830 года, во время которой поляки поспѣшили вооружить Модлинъ и усилить его разными новыми укрѣпленіями, доказала императору Николаю всю важность этого пункта, находящагося въ 40 верстахъ отъ Варшавы, при сліяній Нарева съ Вислой, господствующаго надъ всею мъстностью. Немедленно по усмирении бунта государь самъ начертиль плань для возведенія туть обширной и сильной крівпости, исполнение сего возложилъ на дъятельнаго Паскевича, переименовавъ Модлинъ Новогеоргіевскомъ. Все утро по прівзді онъ употребиль на обозрѣніе работъ, начатыхъ едва за полтора года передъ тѣмъ и уже значительно подвинувшихся. Посльюбьденное время было посвящено осмотру пъхотнаго лагеря, и трудно описать восторгъ, съ которымъ храбрые победители Польши приветствовали своего монарха. Варшава, узнавъ, что владыка ея судебъ находится такъ близко отъ нея, просила позволенія прислать въ Модлинъ депутацію, для вымоленія у государя согласія имѣть счастье принять его въ своихъ стѣнахъ. Онъ велъть отвъчать, что прівхаль для свиданія съ своею арміей, которой онъ всегда былъ доволенъ, но что Варшаву, столь разгифвавшую его, посфтить тогда, когда ея жители снова заслужать его благоволеніе. Вирочемъ, гражданскія и военныя власти были вызваны въ Модлинъ и удостоились чести представиться государю.

Войска, стоявшія въ Варшавѣ, внутри царства и въ Брестѣ, нужны были на своихъ мѣстахъ, и потому подъ Модлиномъ собрано было только 44.000 челов'якъ. Но герцогъ Нассаускій и генералы австрійскіе и прусскіе были восхищены ихъ выправкою и красотою. Объёхавъ ряды, государь велёлъ отдать честь фельдмаршалу, водившему эти войска къ побъдъ, и первый закричалъ «ура», которое повторилось за нимъ, какъ раскатъ грома. Послѣ маневровъ, которыми государь остался очень доволенъ, онъ съ княземъ Паскевичемъ, герцогомъ Нассаускимъ, принцемъ Рейссомъ и нъсколькими прусскими офицерами подътхалъ къ Варшавъ и въ шлюнкъ присталъ къ цитадели, сооружавшейся въ то время вокругъ Александровскихъ казармъ, по плану, начерченному также самимъ государемъ. Всъ орудія этого укръпленія были направлены на Варшаву, съ цёлью разгромить ее при первой искрѣ бунта. Радостные клики возвъстили столицъ, что его величество у ея воротъ. Государь былъ столько же доволенъ, какъ и удивленъ громадностью и изяществомъ работъ въ новой крипости, возведенной, казалось, руками титановъ. Подъ ночь государь перевхаль въ той же шлюпкв на правый берегь Вислы, гдѣ ждала его коляска, и возвратился въ Новогеоргіевскъ, откуда на следующій день, утромъ, мы предприняли обратный путь по Ковенскому шоссе.

Остановившись только на нѣкоторое время въ Остроленкѣ, гдѣ генералъ Бергъ, одинъ изъ участниковъ происходившаго тамъ блестящаго дѣла, объяснилъ государю всѣ его подробности, мы прибыли въ Царское Село 16-го октября вечеромъ.

Въ этотъ годъ государь, постоянно занятый мыслью сблизить и укрѣпить связь между населеніемъ возвращенныхъ отъ Польши губерній и коренными русскими, основаль въ Кіевѣ, взамѣнъ упраздненныхъ Виленскаго университета и Волынскаго лицея, новый университетъ св. Владимира. Онъ надѣялся чрезъ обученіе въ немъ поляковъ вмѣстѣ съ русскими изгладить въ первыхъ мечты о независимости и самобытности Польши и вообще удалить ихъ отъ вреднаго вліянія польскаго духа. Мѣстомъ для новаго университета былъ выбранъ Кіевъ, съ одной стороны, какъ древняя колыбель православія, съ другой—какъ штабъ-квартира 1-й арміи, что представляло всѣ удобства надзора за многочисленнымъ сборищемъ молодыхъ людей.

Въ концѣ ноября прибылъ въ Петербургъ Ахметъ-паша, присланный султаномъ для изъявленія его благодарности за быструю и безкорыстную помощь, оказанную нами Портѣ въ минуту опасности. Онъ былъ принятъ съ такими же церемоніями и почестями, какъ нѣкогда Галиль-паша. Кромѣ общаго старанія двора и публики быть ему пріятными, Ахметъ-паша достигъ еще сложенія части той суммы, которую Порта обязалась заплатить намъ по Адріанопольскому трактату.

Въ это время Москва была напугана частыми пожарами, повторявшимися въ разныхъ частяхъ города. Приписывая эти ножары то влоумышленникамъ, то мщенію поляковъ, простирая даже подозрѣніе на полицейскихъ чиновниковъ, жители проводили ночи безъ сна, укладывали свои пожитки и частью выбажали изъ города. Выло поймано нъсколько мошенниковъ, и по Москвъ разнеслись нелъпые слухи объ открытіяхъ, едёланныхъ будто бы на слёдствіи. Распространившійся въ древней столицъ паническій страхъ скоро привлекъ въ нее нашего неутомимаго государя. Мы прівхали туда поздно вечеромъ, къ изумленію, но и къ великой радости всёхъ жителей. Утромъ, когда государь пошель пѣшкомъ на поклоненіе святынѣ Кремлевскихъ соборовъ, обычная толпа тёснилась по его пути, наполняя воздухъ восторженными кликами. Съ его появленіемъ возвратилась къ москвичамъ успокоительная надежда, что пожары прекратятся, и весь городъ превозносиль добраго царя, никогда не забывающаго своей первопрестольной столицы въ часы испытаній. Со всёмъ тёмъ, на другой же день вечеромъ, загорълся въ Замоскворъчь деревянный домъ, окруженный множествомъ такихъ же. Государь взялъ меня съ собой, и мы прибыли на пожаръ почти вмѣстѣ съ пожарными трубами. Онъ лично принялъ команду надъ ними и распоряжался, стоя посреди узкаго загроможденнаго двора, у самаго пламени. Пожарные въ его присутствіи работали съ неимовърнымъ усердіемъ и безстрашіемъ и менъе чъмъ черезъ полчаса осилили огонь. Сторель только охваченный огнемъ домъ. Два дня спустя, загорълось снова на бульваръ близъ казармъ. Государь прибыль туда съ тою же поспѣшностью, и въ нѣсколько минутъ домъ, горъвшій, какъ костеръ, быль разобрань до последняго бревна, и огонь потушенъ. Несмотря на увеличившуюся темноту, толпившійся вокругь пожарища народъ тотчасъ узналъ отъёзжающаго царя и съ громкими «ура» долго бъжаль за его коляскою.

Напослѣдокъ открыли дѣйствительно нѣсколько зажигателей. Судъ надъ ними былъ коротокъ, и ихъ прогнали сквозь строй на мѣстѣ преступленія каждаго. Эти наказанія успокоили жителей, не сомнѣвавшихся, что виновные были открыты, только благодаря высочайшему присутствію. Пожары прекратились, а съ этимъ вмѣстѣ возвратилиеь сознаніе безопасности и чувство довѣрія, выражавшіяся въ благоговѣйной благодарности къ избавителю города, совершившему въ нѣсколько дней то, чего полиція не могла достигнуть цѣлые мѣсяцы.

Пробывъ въ Москвѣ шесть сутокъ, половину которыхъ государь посвящалъ, какъ всегда, обозрѣнію общественныхъ заведеній, мы вернулись въ Петербургъ.

# 1834-й годъ.

Съ наступленіемъ зимы начались, какъ всегда, балы и увеселенія. Всѣ, кому общественное положение дозволяло приглашать къ себѣ императорскій домъ, наперерывъ, другъ передъ другомъ, спѣшили пользоваться этимъ правомъ. Императрица, милостиво принимая такія приглашенія и внося везді съ собою веселость и непринужденность, съ каждымъ годомъ пріобр'втала бол'ве и бол'ве любви въ народів. Все существование ея, казалось, было посвящено единственно счастью ея супруга и детей, общественной благотворительности и желанію всёмъ быть пріятною. Обожаемая семействомъ и приближенными, не вмѣшиваясь никогда въ дёла, какъ развё для исходатайствованія у государя какой нибудь милости или прощенія, она являлась въ глазахъ своихъ подданныхъ земнымъ ангеломъ и идеаломъ домашняго счастья. Но нока Россія наслаждалась всёми благословеніями мира и отеческаго правленія, постоянно двигавшаго всв части впередъ, пока у насъ все совершенствовалось, и народныя сословія скрыплялись общею любовью къ престолу, остальная Европа бушевала, и народы ея были раздираемы духомъ партій и политическими ученіями, різко одно другому противоположными.

Въ Англіи, къ торіямъ и вигамъ, которыхъ старинная вражда ожила теперь съ новой силой, присоединилась третья партія—либераловъ, осуждавшихъ древнюю англійскую конституцію и, въ желаніи своемъ все преобразовать, слѣпо стремившихся къ анархіи и народнымъ смутамъ.

Во Франціи безпрестанно возобновлялись кровопролитія, и вся мудрость новаго короля не могла избавить ее отъ вѣчнаго междоусобія. Легитимисты, върные семейнымъ преданіямъ, требовали воцаренія Генриха V-го; доктринеры—охраненія хартіп въ томъ вид'є, какъ она была пересоздана революцією, возведшею на тронъ Людовика-Филиппа; республиканцы возвращенія ко временамъ директоріи; анархисты—просто безпорядка; наконецъ наполеонисты, сами не зная, чего хотфли, горевали о томъ, что миновалось время завоеваній и грабежей. Всё эти партіи во взаимномъ ихъ столкновеній глубоко ненавидёли другъ друга, и каждая стремилась къ возобладанію надъ прочими. Въ Парижѣ безпрерывно являлись охотники, старавшіеся возмутить народъ; національная гвардія то и дібло созывалась для разогнанія сборищь или для усмиренія бунтовъ. Линейныя войска, которымъ все это смертельно надойло, только и выжидали минуту, чтобы разъ навсегда покончить дёло съ мятежниками. Король, лавируя между всёми этими партіями, старался только о томъ, чтобы не давать имъ воли, обуздывать разрушительныя ихъ страсти, сохранить мпръ и образомъ своихъ действій пріобрести доверіе европейскихъ кабинетовъ. Лондонскіе и парижскіе журналы съ своей стороны продол-

# императоръ николай первый

жали возбуждать умы противъ Россіи и проповѣдывать общій крестовый походъ для устраненія ярма, которое, по ихъ словамъ, императоръ Николай усиливается возложить на весь міръ.

Португалія, подъ гнетомъ коварнаго покровительства Англіи, все еще была разд'влена на два враждебные стана, боровшіеся между собою изъ-за двухъ претендентовъ на ея корону: дона-Педро и дона-Мигуеля.

Въ Испаніи неблагоразумная королева, въ одинаковой степени жаждавшая и власти и удовольствій, была свид'єтельницею отступленія своей армін передъ дономъ-Карлосомъ, явившимся изъ Англіи, чтобы потребовать обратно свои права на престолъ своего государства. Простой офицеръ, Зумалакарегви, одинъ пріуготовившій и усилившій партію претендента, уже усп'єль пріобр'єсти военную славу и сд'єлаться надеждою испанцевъ, привязанныхъ къ своимъ привилегіямъ и къ древнему роду своихъ королей.

Италія волновалась при сод'єйствій парижской пропаганды и карбонаризма, съ каждымъ днемъ бол'є и бол'є усиливающагося въ Неапол'є, въ Рим'є и на с'євер'є полуострова. Только 80-ти-тысячная армія удерживала явное возстаніе.

Швейцарія являлась дѣятельнымъ притономъ демагогическихъ обществъ; итальянцы, поляки, французы и нѣмцы учреждали тамъ свои сборища и увлекали въ свои разрушительные замыслы даже мпрныхъ туземцевъ этого края, столь долго слывшаго образцемъ истинной свободы. Толпа бродягъ ворвалась оттуда въ Сардинскія владѣнія, но вскорѣ, обезоруженная и разсѣянная, вернулась въ Швейцарію для приготовленія тамъ новыхъ средствъ къ безпорядкамъ и междоусобной враждѣ.

Южная Германія была наполнена легко воспламеняющимися матеріалами. Сходбища недовольныхъ устраивались тамъ почти публично, и во Франкфуртѣ, напримѣръ, дошло до того, что шайка молодыхъ безумцевъ напала вооруженною рукой на гауптвахту. Шведтское и Мюнхенгрецкое свиданія возвратили, однако же, нѣкоторую бодрость германскимъ владѣтелямъ, и бунтовщиковъ вездѣ преслѣдовали и усмиряли.

Одна Россія оставалась въ своей неподвижности грозною наблюдательницею этихъ политическихъ бурь, страшная для мятежниковъ и ободрительная для монарховъ.

У насъ въ это время готовилось зрѣлище болѣе отрадное, долженствовавшее утвердить силу и прочность нашей державы. Наслѣдникъ престола, великій князь Александръ Николаевичъ, достигнувъ 16-тилѣтняго возраста, вступилъ въ опредѣленное государственными законами для его сана совершеннолѣтіе. Онъ соединялъ въ себѣ все, чего въ этомъ возрастѣ можно желать отъ молодого царевича, предназначеннаго къ такимъ высокимъ судьбамъ. Статный ростомъ, съ прелестнымъ лицомъ, въ которомъ выражались мягкосердечіе и мыслительность, съ благород-

ною, привлекательною осанкою, съ врожденною вѣжливостью. Онъ умѣлъ такъ же хорошо самъ вести бесѣду, какъ и съ пользою слушать другихъ. Ловкій во всѣхъ тѣлодвиженіяхъ, онъ прекрасно ѣздилъ верхомъ и отличался во всѣхъ гимнастическихъ упражненіяхъ; прилежный къ урокамъ, выказывалъ всегда большую любознательность и быстро усиѣвалъ во всѣхъ наукахъ; нѣжно почтительный къ родителямъ, любя ихъ со всею горячностію своихъ лѣтъ, былъ заботливъ къ своимъ сестрамъ и меньшимъ братьямъ и искренно привязанъ къ товарищамъ своихъ игръ и уроковъ, молодому графу Вьельгорскому и Паткулю; наконецъ не оставлялъ ничего желать ни своимъ родителямъ, ни публикѣ, которая съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе къ нему привязывалась.

Назначивъ 22-е апрѣля, день Пасхи, днемъ торжественнаго освященія его совершеннолѣтія, государь пожелалъ, чтобы этой церемоніи придана была вся пышность и важность, достойныя событія и соотвѣтственныя древнимъ преданіямъ нашего царскаго дома.

Къ часу пополудни Зимній дворець наполнился приглашенными. Члены государственнаго совѣта, сенаторы, дипломатическій корпусъ, придворные и военные чины и всѣ имѣющіе пріѣздъ ко двору заняли указанныя въ церемоніалѣ мѣста. Всѣ залы отъ внутреннихъ покоевъ императрицы до дворцоваго собора были окаймлены отрядами гвардейскихъ полковъ, а воспитанники военноучебныхъ заведеній, эти будущіе слуги молодого цесаревича, поставлены въ портретной галлереѣ 1812 года, какъ ближайшемъ покоѣ къ церкви, гдѣ ему надлежало присягнуть на управленіе ими нѣкогда, съ правдою и заботливою вѣрностію къ славѣ отечества. Въ самой церкви были положены на особомъ столѣ передъ алтаремъ императорскія регаліи, возлѣ аналоя съ св. Евангеліемъ и крестомъ.

Въ 2 часа государь, императрица, наслѣдникъ въ казачьемъ мундирѣ и прочіе члены императорскаго дома вошли, предшествуемые дворомъ, въ церковь, гдѣ встрѣтилъ ихъ митрополитъ Серафимъ со всѣмъ высшимъ духовенствомъ. Глубокое молчаніе воцарилось между присутствующими, и всѣ взоры обратились на императорскую чету и августѣйшаго ея первенца.

Къ этому случаю сочинено было святѣйшимъ синодомъ особое молебствіе, котораго прекрасныя и умилительныя слова растрогали всѣхъ присутствующихъ. По окочаніи его, государь подвелъ своего сына къ аналою; поднявъ руку къ небу, наслѣдникъ цесаревичъ твердымъ и внятнымъ голосомъ началъ читать присягу, также по этому поводу вновь составленную. Но по мѣрѣ того, какъ царственный юноша подвигался впередъ въ своемъ чтеніи, голосъ его слабѣлъ, и волненіе очевидно увеличивалось. Нѣкоторыя слова, прерванныя всхлипываніемъ, онъ принужденъ былъ повторять. Къ концу присяги слезы струились по его

прекрасному лицу. Он'т навернулись и на глазахъ августѣйшаго его родителя, стоявшаго возлѣ сына, какъ бы для ободренія его при исполненіи этого священнаго и торжественнаго обряда. Императрица смотрѣла на эту сцену, исполненная умиленія нѣжнѣйшей супруги и матери.

Прочитавъ присяжный листъ, наслѣдникъ подписалъ его и рыдая бросился на грудь своего отца, послѣ чего они вмѣстѣ подошли къ императрицѣ, которая заключила ихъ въ свои объятія, и тогда всѣ трое изобразили высоко умилительную группу. Трудно было представить себѣ картину трогательнѣе и прекраснѣе. У всѣхъ присутствующихъ занялось дыханіе, у всѣхъ текли слезы; конечно, каждый изъ нихъ призывалъ благословеніе Божіе на этотъ тройственный оплотъ благоденствія и славы Россіи. Торжественную минуту возвѣстили столицѣ 301 выстрѣлъ съ крѣпости и съ стоявшей передъ дворцемъ флотиліи и общій колокольный звонъ во всѣхъ городскихъ церквахъ.

Вслѣдъ за симъ, всѣ перешли изъ церкви въ Георгіевскую залу, гдѣ на другомъ аналоѣ также лежали св. Евангеліе и крестъ, а на ступеняхъ трона стояли знаменщики и полковые адъютанты съ знаменами всѣхъ полковъ и кадетскихъ корпусовъ; только знамя Донского атаманскаго полка, какъ символъ начальствованія наслѣдника надъвсѣми казачьним войсками, держали передъ самымъ аналоемъ.

Императрица стала на высшей ступени трона, великія княжны ниже ея, а первые чины двора за ними по об'є стороны.

Государь снова подвель къ аналою своего сына, который прочель и подписаль тутъ вторичную военную присягу. Воспитанники военно-учебныхъ заведеній, стоявшіе широкою улицею отъ входа въ залу, и дворцовые гренадеры, поставленные противъ трона, сдѣлали на кара-улъ, музыка заиграла народный гимнъ, и знамена преклонились къ подножію трона.

Спустя нѣсколько дней, петербургское дворянство дало императорскому дому въ ознаменованіе общей радости о совершившемся торжествѣ великолѣпный балъ.

Лъто 1834 года прошло, какъ обыкновенно, въ переъздахъ между Царскимъ Селомъ, Петергофомъ, Елагинымъ, Кронштадтомъ и Красносельскимъ лагеремъ, въ ученіяхъ, маневрахъ и смотрахъ сухопутныхъ войскъ и флота.

30-е августа, какъ день бывшаго тезоименитства покойнаго государя, было назначено для открытія воздвигнутаго въ честь его памятника, столько же колоссальнаго по своимъ размѣрамъ, сколько колоссальны были кампаніи 1812-го, 1813-го и 1814-го годовъ, въ которыхъ Россія и Европа стяжали столь блестящій успѣхъ, благодаря лишь непоколебимой твердости покойнаго Александра. Мысль о сооруженіи этого памятника родилась у государя тотчасъ по восшествін его на престолъ, и онъ начерталъ самъ

#### ДОПОЛНЕНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

для него рисунокъ, а потомъ, руководивъ работами, пожелалъ совершить освящение его со всѣмъ величіемъ и блескомъ, достойными подвиговъ знаменитаго его предшественника.

Съ этою цѣлію были сдѣланы слѣдующія предварительныя распоряженія: въ Петербургъ собрано болѣе 100.000 войска и приглашены всѣ военные начальники, имѣвшіе честь служить въ царствованіе императора Александра, вслѣдствіе чего столица паполнилась старыми, израненными генералами, во главѣ которыхъ стояли фельдмаршалы Паскевичъ и Витгенштейнъ; построенъ, спиною къ экзерциргаузу, восходившій до его крыши и примыкавшій къ дому министерства иностранныхъ дѣлъ, амфитеатръ; выстроена на всемъ протяженіи противоположнаго дворцу полукруга эстрада, которая поднималась до второго этажа домовъ министерства иностранныхъ дѣлъ и главнаго штаба, и сверхъ того балконы и всѣ окна обоихъ огромныхъ зданій приспособлены къ занятію ихъ зрителями; наконецъ, надъ главными воротами Зимняго дворца воздвигнутъ изящный, крытый перистиль во вкусѣ, соотвѣтствующемъ архитектурѣ дворца, довольно просторный для помѣщенія на немъ всего двора. Отъ него шли на площадь въ обѣ стороны широкія лѣстницы.

Король прусскій самъ желалъ прибыть къ этому торжеству въ память своего освободителя и друга, но, бывъ удержанъ отъ того нездоровьемъ, прислалъ вмѣсто себя своего сына, принца Вильгельма, а въ видѣ депутаціи отъ прусской армін, въ воспоминаніе совокупныхъ дѣйствій ея въ 1813 и 1814 годахъ съ нашими войсками, по нѣскольку человѣкъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ, выбранныхъ по всей гвардіи и армін изъ числа участвовавшихъ въ этихъ достопамятныхъ кампаніяхъ.

Въ день 30-го августа все петербургское населеніе уже съ ранняго утра было на ногахъ; всякій торопился занять мѣсто; всѣ окна и балконы наполнились домами; Адмиралтейскій бульварь быль усѣянъ народомъ, который покрывалъ и крыши. Но небо застилали черныя тучи, мрачныя, какъ былъ мраченъ 1812 годъ, предшествовавшій прославленію Александра, и событія, послѣдовавшія по его кончинѣ.

Государь также съ ранняго утра поѣхалъ въ Невскую лавру для присутствованія тамъ при богослуженіи. Къ 10 часамъ всѣ были на своихъ мѣстахъ. Грохотъ отъ экипажей прекратился. Памятникъ, завѣшенный отъ подножія до начала стержня бѣлымъ покрываломъ, возвышался въ грозномъ одиночествѣ посреди пустой площади. Огромной массы войскъ не было никому видно; они стояли густыми колоннами въ выходящихъ на площадь улицахъ, сокрытыми отъ всѣхъ зрителей.

Въ 11 часовъ государь подъйхалъ верхомъ къ поставленной у Адмиралтейской площади пушки и велилъ трижды изъ нея выпалить. По первому выстрилу войска выстроились, по второму стали подъ ружье и по третьему выстрилу вдругъ со всихъ сторонъ двинулись на площадь,

которая въ нѣсколько мгновеній, какъ бы по удару волшебнаго жезла, вся ими наполнилась. Эта внезапность имѣла для всѣхъ зрителей поразительность театральной перемѣны декораціи.

Военная свита государя, фельдмаршалы и старъйшіе полные генералы стали верхомъ у одной изъ лъстницъ эстрады, за ними построились, направо отъ дворцовыхъ вороть, военноучебныя заведенія въ составъ 6-ти батальоновъ, а налъво 1-я гвардейская пъхотная дивизія. Остальныя войска разм'ящены были, какъ вокругъ самаго памятника, занявъ собою всю Дворцовую площадь, кром'в пространства между нимъ и дворцомъ, такъ и на Адмиралтейской илощади; артиллерію же разставили между дворцомъ и Адмиралтейскимъ бульваромъ и по набережнымъ Дворцовой и Англійской и у Биржи на Васильевскомъ острову. На Невъ вытянулся передъ дворцомъ рядъ легкихъ фрегатовъ, яхтъ и нароходовъ. Всего было подъ ружьемъ 86 батальоновъ и 106 эскадроновъ, съ 248 орудіями, не считая крѣпостныхъ и находившихся на судахъ. Вся эта масса, подобной которой по числу никогда еще не являлось на такомъ небольшомъ пространствѣ, была обмундирована заново и блестела столько же выправкою, сколько красотой людей и лошадей. Государь съ обнаженною шпагою въ рукѣ лично ею командовалъ. Въ то же время дворцовые гренадеры, эти ветераны нашихъ побъдъ, окаймили ступени объихъ лъстницъ эстрады. Во всемъ огромномъ стечении войскъ и народа царствовала глубокая тишина. Всё взгляды были обращены къ могущественному самодержцу, воздававшему такую дань памяти своего предшественника. Вскор'в на дворцовой эстрад'в показалась императрица, въ предшествіи высшаго духовенства, окруженная государственными сановниками и дворомъ. При появленіи ея войска отдали честь. Тогда на дворцовой эстрадѣ началось молебствіе, и по данному сигналу всѣ войска, а за ними и всѣ зрители, обнажили головы. Государь сошель съ лошади и при молитвъ съ колънопреклонениемъ, находясь между дворцомъ и памятникомъ, спиною къ последнему, съ стоявшими въ несколькихъ шагахъ отъ него наслёдникомъ, великимъ княземъ Михаиломъ Навловичемъ и принцемъ Прусскимъ, преклонился на одно колтно. Никогда еще нашъ императоръ не казался намъ такъ прекрасенъ и такъ великъ, какъ въ ту минуту, какъ онъ приникъ передъ Царемъ царствующихъ, и когда его примѣру въ тотъ же мигъ послѣдовали все войско и тысячи зрителей, окружавшихъ площадь, даже до стоявшихъ на крышахъ. Чувство благоговенія навелло на всёхъ такое глубокое безмолвіе, что слова молитвы можно было разслышать на всёхъ концахъ площади. Наконецъ, при возглашении въчной памяти императору Александру, покрывало, скрывавшее подножіе памятника, упало на землю, поддерживавшіе со всёхъ сторонъ это покрывало орлы преклонились, государь повернулся лицомъ къ колонив, и общее молчание превратилось въ оглушительные клики «ура», къ которымъ присоединилась пальба изъ всёхъ орудій съ набереженъ, рёки и крёпостныхъ валовъ. Раскаты выстрёловъ, какъ удары грома, то приближались съ трескомъ, то удалялись, то снова подходили, звуча вокругъ подножія памятника.

Въ это время императрица, предшествуемая духовенствомъ и сопровождаемая всею блестящею своею свитою, спустилась съ эстрады и обошла вокругъ памятника, который былъ окропленъ святою водою. Облачное небо вдругъ прояснилось, яркое солнце засіяло надъ величественнымъ зрѣлищемъ, и лучи его представились всѣмъ, какъ бы исходящіе отъ самого Всевышняго, освящающаго дань благодарной памяти, приносимой Николаемъ тѣни Александра.

Когда императрица возвратилась на эстраду, государь, приведя самъ къ монументу роту гренадеръ дворцовыхъ, приставилъ къ нему на вѣчныя времена часового изъ среды этихъ александровскихъ ветерановъ. Затѣмъ, войска, по данному сигналу, опять очистили площадъ, чтобы построиться къ церемоніальному маршу.

Государь во главѣ своего штаба, имѣя при себѣ принца Прусскаго, проѣхалъ мимо памятника и, опустивъ передъ нимъ шпагу, сталъ возлѣ него. Тогда начался церемоніальный маршъ, который открыли военно-учебныя заведенія. Пѣхота проходила батальонными колоннами, одна рядомъ съ другою, со всѣми полковыми знаменами впереди — построеніе совсѣмъ новое, придуманное самимъ государемъ собственно на этотъ случай, чтобы ускорить проходъ войскъ и придать ему видъ еще болѣе величественный. Пѣшая артиллерія въ колоннахъ побригадно; кавалерія тѣмъ же порядкомъ, какъ и пѣхота, дивизіонными колоннами, всѣ трп въ одинъ рядъ ¹; конная артиллерія въ такомъ же построеніи, какъ и пѣшая, — всѣ эти огромныя массы войскъ, одинаково щеголеватыя, проходили съ одинаковою стройностью и ровностью, постепенно исчезали, такъ что подъ конецъ площадь снова очистилась, и на всемъ ея пространствѣ былъ виденъ только государь съ своей свитою.

Императрица четыре года не видалась съ августъйшимъ своимъ родителемъ, о здоровъ котораго были получены дурныя извъстія. Ръшивъ провести съ нимъ нъкоторое время, она уъхала въ Берлинъ 6-го сентября, а государь на слъдующій день отправился въ Москву, гдъ въ этотъ разъ знали о его пріъздъ. Онъ намъревался проъхать оттуда черезъ Нижній въ Казань и возвратиться обратно черезъ Орелъ, въ окрестностяхъ котораго былъ собранъ драгунскій корпусъ. Но проливные дожди, испортивъ дороги, побудили его перемънить планъ и тально въ Орелъ, остановившись въ Тулъ только для ночлега. Устрой-

<sup>1</sup> Императоромъ Николаемъ отмъчено: «C'est faux; en colonnes de régiment par escadrons».

ство драгунскаго корпуса было одною изъ любимыхъ идей императора Ипколая въ общей цъпи преобразованій, введенныхъ имъ постепенно въ нашей арміи. Этотъ корпусъ состояль изъ 8-ми до 10-ти эскадронпыхъ полковъ, и въ каждомъ полку два эскадрона были вооружены пиками для защиты и конвопрованія лошадей, въ то время какъ прочіе спѣшиваясь формировались въ пѣхотные батальоны. Настоящій смотръ превзошелъ всѣ ожиданія, доказавъ, что мысль государя была превосходно постигнута и исполнена.

По возвращении нашемъ въ Москву, погода нѣсколько поправилась, и после двухдневнаго отдыха мы пустились въ Ярославль, где, несмотря на возобновившійся дождь, государь обозр'яль вс'я новыя постройки, нивеллировку Волжской набережной, батальонъ кантонистовъ, Демидовскій лицей, больницы, церкви и монастыри. Потомъ въ большой шлюпкъ, на рулъ которой сидълъ самъ государь, мы перевхали на противоположный берегъ Волги, гдф ждали насъ наши коляски, и прибыли вечеромъ къ Ипатьевскому монастырю, столь знаменитому въ лътописяхъ Россіи. Ограда была вся обставлена народомъ, а у монастырскихъ воротъ ожидалъ настоятель съ братіею. Всё думали, что въ коляск в вдеть кто нибудь изъ свиты, и государя узнали тогда только, когда, выйдя изъ экипажа, онъ подошель къ кресту. Въ одно мгновеніе вся толпа бросилась къ нему, и при общемъ натискъ я лишь съ трудомъ удержался на ногахъ. Государь медленно слъдовалъ за монахами, которые съ факелами въ рукахъ освѣщали ему путь въ церковь. Это вступление потомка Романовыхъ въ ту уединенную обитель, изъ которой нѣкогда юный Михаилъ исшелъ на Русское царство, эти черныя фигуры монаховъ, факелы, народный восторгъ-все вмъстъ невольно уносило воображение въ далекое прошедшее. За стечениемъ народа мы съ большимъ трудомъ могли подняться на церковную паперть, и еще большаго труда стоило выйти изъ церкви черезъ сплошную массу. Послѣ краткаго молитвословія государь пошель въ покон, которые занималь Миханль Өеодоровичь и его родительница, и съ любопытствомъ осматривалъ всѣ закоулки этихъ тёсныхъ келлій, откуда истекло величіе и могущество его дома. При этомъ обозрѣніи государя сопровождали только архимандрить и я.

Ппатьевскій монастырь виділь дотолів вы стінахь своихь изъ числа всіхь нашихь самодержцевь одну только Екатерину II. Императорскимь домомь не было внесено никакихь вкладовь для его обогащенія, и даже не было принимаемо мірь для поддержанія древнихь его стінь. Кострома, впадающая здісь въ Волгу, ежегодно подмываеть берегь, на которомь возвышается обитель, и церковь, какъ и корпусь съ келліями, стояли при нашемь посіщеній полуобрушившимися. Государь веліть все исправить, а берегь укрівнить каменною одеждою для защиты ограды отъ разлива ріки.

### ДОПОЛНЕНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

Изъ монастыря мы проёхали по мосту черезъ рёку Кострому въ городъ того же имени, гдё отведена была намъ квартира на площади. Богатая иллюминація освёщала толпы, не дававшія почти проёзда нашей коляск'є и продолжавшія кричать, по крайней мёрі, цёлый часъ подъ нашими окнами, такъ что у насъ отъ этого шума разболівлась голова, и я должень быль нісколько разъ высылать сказать, что его величеству угодно отдохнуть.

Утромъ государь посётилъ прекрасный и общирный соборъ и разныя городскія заведенія, принялъ мёстныхъ чиновниковъ и дворянство, также депутацію отъ историческаго рода Сусаниныхъ, которыхъ потомство въ эту эпоху уже возросло до 123 человёкъ. При такомъ размноженіи, они, несмотря на богатые дары отъ царя Михаила, давно обёднёли; но при всей бёдности никогда ни одинъ изъ нихъ не запятналъ славнаго своего имени участіемъ въ какомъ нибудь преступленіи, и всё пользовались въ краё безукоризненною славою. Государь въ продолжительной и милостивой бесёдё съ ихъ депутаціей подробно разспращиваль объ ихъ бытё и, велёвъ губернатору представить записку о мёрахъ къ возстановленію того благоденствія, въ которое нёкогда возвель ихъ родоначальникъ императорскаго дома, указалъ, чтобы впредь всё дёти Сусаниныхъ, въ случаё изъявленнаго на то желанія со стороны ихъ родителей, были воспитываемы на казенный счетъ.

10-го октября мы прибыли въ Нижній рано утромъ, въ безподобную погоду, когда въ городѣ всѣ еще спали. Послѣ кратковременнаго отдыха государь прежде всего поѣхалъ въ вновь перестроенный соборъ и здѣсь спустился въ склепъ, гдѣ покоится прахъ великаго Козьмы Минина. Два столѣтія онъ лежалъ въ церкви безъ всякихъ внѣшнихъ украшеній. Императоръ Николай велѣлъ сдѣлать для его останковъ приличную гробницу и поставить ее въ соборномъ склепѣ, рядомъ съ гробами древнихъ нижегородскихъ владѣтельныхъ князей.

Естественно, въ Нижнемъ болѣе всего интересовали государя постройки, возведенныя для склада товаровъ, привозимыхъ на Нижегородскую ярмарку изъ всѣхъ частей имперіи, изъ Европы, Средней Азіи и даже Китая. Будучи начаты еще въ царствованіи императора Александра, когда ярмарку перевели изъ Макарьева въ Нижній, эти постройки были возложены на генерала Бетанкура и стоили милліоны, а между тѣмъ общее мнѣніе долго утверждало, что мѣсто для нихъ ненскусно выбрано, а самыя постройки такъ плохи, что имъ грозитъ постоянная опасность отъ разлива Оки, впадающей здѣсь въ Волгу.

Мы прівхали въ такое время, когда ярмарка уже давно окончилась, и огромный кварталь, занимаемый только на время ея продолженія, стояль совершенно пустымь. Все вниманіе наше сосредоточилось следовательно на зданіяхь и на земляныхь работахь, служащихь имъ

фундаментомъ. Государь былъ пріятно изумленъ, какъ величіемъ и красотою общаго расположенія, такъ и неожиданною прочностію всѣхъ построекъ, которыя мы думали, по слышанному нами, найти въ самомъ калкомъ видѣ. Первою заботою государя было изыскать средства на необходимый ремонтъ сихъ огромныхъ сооруженій, для чего дотолѣ не было ассигновано никакихъ суммъ.

Мъстоположение Нижняго вообще чрезвычайно понравилось государю, и онъ самъ предназначилъ разныя украшения для этого города, велъвъ развести въ древней его части, обнесенной еще высокою зубчатою стъною, общественный садъ, и выбралъ мъсто для построения большой казармы. Сверхъ того, онъ пригласилъ городскихъ обывателей снести нъкоторые старые дома и избы, лъпившиеся на берегу ръки, и замънить ихъ набережною и улицею съ домами и магазинами для торговли.

Его величество изъёздилъ весь городъ, все въ немъ осмотрёлъ, мёстами хвалилъ, мёстами бранилъ и окончилъ свое двухсуточное пребываніе въ Нижнемъ присутствіемъ на данномъ отъ дворянства балѣ, послѣ котораго мы отправились во Владимиръ.

Въ этомъ древнемъ городѣ, нѣкогда цвѣтущемъ и соперничествовавшемъ съ Москвою, а теперь обратившемся въ одинъ изъ самыхъ бѣдныхъ и наименѣе населенныхъ губернскихъ городовъ, государь началъ, какъ всегда, молитвой въ соборѣ, древней усыпальницѣ многихъ великихъ князей. Другой, меньшій храмъ, бывшій домовою церковью здѣшнихъ властителей, также обратилъ на себя наше вниманіе. Въ городской тюрьмѣ государь былъ вынужденъ сдѣлать строгій выговоръ членамъ владимирскаго дворянства, которые, принявъ на себя попеченіе о ней, ограничились только тѣмъ, что расписали стѣны и нисколько не заботились о томъ, чтобы содержать ее въ опрятности. Зато его величество остался очень доволенъ богоугодными заведеніями и домомъ умалишенныхъ.

Владимиръ, какъ и Нижній, впервые имѣли счастье видѣть государя. Не нужно говорить о восторгѣ, съ которымъ его встрѣчали жители. Давка въ обоихъ городахъ, вездѣ, гдѣ онъ показывалея, увеличивалась еще болѣе отъ того, что его величество здѣсь, какъ и во всѣхъ своихъ поѣздкахъ, строго запрещалъ полиціп разгонять или останавливать народъ и даже гнѣвался, если замѣчалъ, что кого нибудь толкнули, чтобы очистить ему дорогу.

Возвратившись въ Москву, мы нашли прибывшаго туда, по желанію государя, наслѣдника цесаревича, котораго сопровождалъ зять мой, князь Ливенъ, отозванный изъ Лондона для занятія почетнаго мѣста перваго ментора при будущемъ монархѣ Россіи. Москвичи душевно обрадовались свиданію съ цесаревичемъ, котораго любили называть своимъ, и

который, теперь уже настоящій молодой человікь, утвердиль присягою вірность свою царю и родині. Государь съ истиннымъ удовольствіемъ замічаль, какъ Москва ділить свою любовь между нимъ и его первенцемь, и выставляль послідняго всюду съ чувствомъ отца, наслаждающагося успіхами своего сына.

Проведя вмёстё въ Москвё съ недёлю, они вмёстё воротились въ Петербургъ въ одной коляске, а я занялъ мёсто наслёдника въ его экипаже, о бокъ съ княземъ Ливеномъ.

У великой княгини Елены Павловны родилась дочь, и 27-го октября происходило въ Зимнемъ дворцъ ея крещение. Послъ трехкласснаго обеда, заключившаго это торжество, государь, взявъ съ собою наследника, вернулся въ Аничковскій дворець, где жиль после пріезда изъ Москвы, и тутъ приказалъ ему быть готовымъ жхать съ нимъ черезъ часъ въ Берлинъ. Я одинъ зналъ заранве объ этой повздкв и, не посмѣвъ дѣлать къ ней никакихъ приготовленій, чтобы не огласить ея тайны, послаль только утромь того дня къ министру финансовъ за нѣсколькими тысячами червонныхъ, не опредѣляя впрочемъ, на какую надобность. Выйдя изъ-за стола, я поторопился домой захватить эти деньги и паспортъ для провзда по Пруссіи, въ которомъ государь значился генераломъ Николаевымъ, а наслѣдникъ — его адъютантомъ Романовымъ. Мий казалось, что все это я исполнилъ съ возможною поспѣшностію, но, прибывъ въ Аничковскій дворецъ, нашелъ государя п насл'ядника уже совствить готовыми садиться въ коляску. Не то было съ находившимся при воспитаніи цесаревича генераломъ Кавелинымъ, который имёль приказаніе ёхать со мною, вслёдь за государемь, въ наслідничьей коляскі, и не понималь, какъ можно требовать, чтобы онъ такъ скоро уложился и простился съ семьею. Его досада на то много насмѣшила государя и увеличила забавную сторону суматохи, произведенной нашимъ внезапнымъ отъйздомъ между придворными чиновниками и прислугою. Въ городъ никто не подозръвалъ намъренія государя, а онъ уже катился по Рижскому тракту.

Я воротился домой для нужныхъ распоряженій касательно экипажей и свиты и, по медленности моего спутника, не пріученнаго къ такой быстротѣ, могъ выѣхать не прежде полуночи. Мы ѣхали такъ скоро, какъ только могли, не останавливаясь нигдѣ ни на минуту, и все-таки прибыли въ Берлинъ полусутками послѣ государя. Огромное пространство между нашею и прусскою столицею онъ промчался въ пять дней!

Совершенно неожиданное появленіе государя среди королевской фафиліи исторгло у всѣхъ радостное восклицаніе. Императрица была внѣ себя, а король, вернувшійся послѣ обѣда въ свой маленькій дворецъ, едва успѣлъ получить извѣстіе о новопріѣзжемъ, какъ тотъ уже быль

въ его объятіяхъ. Весь Берлинъ пришелъ въ восторгъ отъ этого любезнаго сюририза, который польстилъ самолюбію его населенія.

Между тѣмъ общественное мнѣніе въ Пруссіп и особенно въ ея столицѣ было сильно возстановлено противъ государя французскими и нѣмецкими журналистами, возгласами поляковъ и завистію къ могуществу Россіи, такъ что императоръ Николай утратилъ здѣсь прежнюю популярность, и ему дѣйствительно приписывали всѣ пороки и дурныя свойства, которыя были вымышлены одною лишь злобою и досадою либераловъ. При дворѣ и между приближенными къ королевскому дому, впрочемъ, тотчасъ замѣтили, что онъ сохранилъ всѣ прежнія свои качества: то же самое прямодушіе, ту же доброту, ту же непринужденную привѣтливость, а его почтительная предупредительность къ особѣ короля, нѣжная пріязнь ко всѣмъ членамъ королевскаго дома, любовь къ императрицѣ и своему сыну постепенно снова привлекли къ нему сердца и въ массѣ публики и расположили опять въ его пользу всѣ сословія.

Король, несмотря на сопротивление государя, оберегавшаго его здоровье отъ вліянія дурной погоды въ такую позднюю пору года, захотель показать его величеству свое войско и устроиль съ этою цёлью парадъ «Подъ липами», на которомъ, проезжая во главе гвардіи, отдаль честь своему зятю. Государь бросился къ старцу и поцёловаль его въ плечо. Это выражение сыновней почтительности было подм'ячено съ особеннымъ удовольствіемъ всёми зрителями. Потомъ, когда проходили кирасирскій полкъ имени нашего императора и уланскій, котораго шефомъ былъ наследникъ цесаревичъ , какъ государь, такъ и наследникъ посившили стать въ главе своихъ полковъ и отдать честь королю. При вид'в цесаревича, вхавшаго передъ фронтомъ съ необыкновенною ловкостію, престарёлый его дёдъ былъ тронуть до слезъ и туть же выпросиль у государя своему внуку, взамѣнь оберъ-офицерскихъ эполеть, полковничьи. Все это вмёстё придало параду такой благородный и умилительный характеръ, что не только высшее общество и войско, но и простолюдины почувствовали себя растроганными. По окончаніи парада нашъ государь и его сынъ сами повели отряды своего имени полковъ, отвозившіе штандарты во дворецъ, и толпа сл'ядовала за ними на площадь и на дворцовый дворъ съ громкими изъявленіями пріязни. Въ слъдующие дни, уступая просьбамъ генераловъ, государь всякое утро вывзжаль верхомь за Бранденбургскую заставу и присутствоваль тамъ при полковыхъ ученіяхъ, а однажды и онъ и насл'ядникъ сами учили своп полки. Последнее зредище привлекло на место ученія множество народа и офицеровъ Берлинскаго гарнизона, и веж были восхищены

<sup>1</sup> Императоромъ Александромъ II отмѣчено: «Я былъ назначенъ шефомъ еще въ 1829 году».

ловкостію нашихъ полковыхъ командировъ, равно какъ совершеннымъ ихъ знаніемъ прусскаго военнаго устава.

По утрамъ императоръ Николай въ статскомъ сюртукѣ прохаживался по берлинскимъ улицамъ совершенно одинъ. Эта довѣренность и простота обращенія окончательно расположили къ нему умы, изгладивъ вполнѣ всѣ предубѣжденія, внушенныя въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ зложелательствомъ и клеветою.

Государь съ первой минуты своего прівзда объявилъ, что онъ прибыль въ Берлинъ единственно для свиданія съ королемъ и его семействомъ и потому не станетъ заниматься политикою, ни принимать у себя министровъ, чтобы не могли иначе перетолковать цвль его повздки. За всвиътвиъ, снисходя къ настоятельнымъ убъжденіямъ, онъ допустилъ изъятіе для нвкоторыхъ высшихъ сановниковъ, и принималъ ихъ въ маленькомъ своемъ кабинетв, служившемъ вмѣств и уборною и рабочею. Всв удостоившіеся этой чести выходили въ восторгв отъ его любезности и отъ того здраваго, свѣтлаго и вѣрнаго ума, которымъ была запечатлѣна обрисованная имъ картина положенія разныхъ державъ.

Въ короткое время нашего пребыванія въ Берлинѣ мы имѣли вновь случай убѣдиться въ нелѣпой шаткости мнѣній, господствующей въ представительныхъ правительствахъ. Пришли извѣстія изъ Парижа: одно, что французское министерство въ цѣломъ его составѣ смѣнено новымъ; другое, тремя днями позже, что министерство, едва смѣненное, снова возстановлено въ прежнемъ его составѣ. Такая вѣчная колеблемость, уничтожая всякую послѣдовательность въ дѣйствіяхъ и не давая ни одному начальнику времени вникнуть въ свою часть, уже начинала открывать глаза самимъ либераламъ касательно невыгодъ, сопряженныхъ съ представительною формою правленія.

Въ Берлинѣ мы были ежедневно праглашаемы къ обѣденному столу при дворѣ: или въ покояхъ императрицы, или въ залахъ большого дворца, или въ томъ, гдѣ жилъ король, или, наконецъ, у кого либо изъ принцевъ. Вечера проводили либо въ театрѣ, помѣщаясь въ большой королевской ложѣ, или на балахъ, дававшихся въ это время въ Берлинѣ только членами королевскаго дома, чтобы не заставлять истрачиваться прусскихъ вельможъ, недовольно для того богатыхъ. Нашъ посланникъ при прусскомъ дворѣ одинъ изъ всѣхъ частныхъ лицъ удостоился чести принять у себя своихъ монарховъ. Король съ своей стороны не упустилъ ничего, чтобы окружить пребываніе августѣйшихъ своихъ гостей въ Берлинѣ всѣми возможными удовольствіями. Предупредительность его простерлась до того, что у него, разумѣется, уже заранѣе обучены были пѣвчіе изъ туземныхъ пѣть въ нашей посольской церкви по-русски и тѣмъ же самымъ напѣвомъ, какой употребляется петербургскою придворною пѣвческою капеллою.

Пробывъ въ Берлинъ двънадцать дней, государь выъхалъ 13-го ноября въ полночь; императрица же вмъстъ съ наслъдникомъ оставили эту столицу нъсколькими днями позже.

Я заняль опять обычное м'ясто въ государевой коляск'я, и мы по'вхали черезъ Бреславль, не останавливаясь до Ловича, гдв дожидался государя фельдмаршалъ Паскевичъ, а оттуда, отдохнувъ лишь нѣсколько часовъ, следовали далее на Варшаву темъ трактомъ, которымъ шла наша армія въ последнемъ действін кровавой польской драмы. По мерт приближенія нашего къ городу, взгляды наши съ любопытствомъ и удовольствіемъ останавливались на позиціяхъ, которыя были укрѣплены мятежниками и съ такимъ мужествомъ взяты съ боя нашими войсками. Наконецъ въ Волѣ, за двѣ версты отъ Варшавской городской черты, мы вышли изъ коляски, чтобы подробнее осмотреть верки, возведенные въ этомъ мъстечкъ, о прежнемъ существовани котораго свидътельствовала лишь сохранившаяся церковь, пронизанная ядрами. Хотя съ тъхъ поръ прошло три года, и хотя снътъ скрывалъ глубину рвовъ, все нельзя было не дивиться силъ этихъ укръпленій и той львиной храбрости, которая, несмотря на мужественную защиту многочисленныхъ вражескихъ силь, умёла преодолёть всё эти препятствія. Видъ Воли есть величественнѣйшій памятникъ и для полководца и для его арміи, а Паскевичу выпалъ счастливый удёль быть самому живымъ истолкователемъ этого несокрушимаго памятника его славы. Государь обощель всё укрёпленія и изъявиль фельдмаршалу и некоторымь изъ находившихся туть генераловь, также участвовавшимь въ этомъ славномъ дёлё, свое благоволеніе въ такихъ милостивыхъ выраженіяхъ, которыя порадовали ихъ, конечно, еще болѣе, чѣмъ всѣ полученныя за это дѣло ордена.

Изъ Воли мы отправились прямо въ Александровскую цитадель. Поляки приняли тамъ своего монарха съ усердіемъ, весьма странно противорѣчившимъ образу ихъ дѣйствія за четыре года передъ тѣмъ. Точно также привѣтствовали государя громкими кликами при обозрѣніи имъ укрѣпленій и при осмотрѣ корпуса графа Ридигера. На лицахъ зрителей выражались радость, надежда и вмѣстѣ изумленіе, что побѣдитель ихъ съ такою довѣрчивостію является посреди народной толпы, потому что за нимъ не слѣдовали даже и казаки, обыкновенно сопровождавшіе экипажъ фельдмаршала.

Послѣ смотра государь въ маленькой коляскѣ съ однимъ фельдмаршаломъ объѣхалъ нѣкоторые кварталы Варшавы и вышелъ у дворца, чтобы сдѣлать визитъ княгинѣ Паскевичъ. Потомъ, пересѣвъ въ дорожную коляску, онъ отправился въ Новогеоргіевскъ, гдѣ провелъ двое сутокъ въ разныхъ осмотрахъ и въ занятіяхъ съ фельдмаршаломъ дѣлами царства.

#### ДОПОЛНЕНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

Изъ Ковна, гдѣ также былъ сдѣланъ смотръ части корпуса генерала Оффенберга, и гдѣ государь принялъ съ докладомъ генералъ-губернатора князя Долгорукова, мы свернули съ шоссе, и восемь дюжихъ лошадей едва могли тащить нашу легкую коляску по жмудскимъ дорогамъ, обратившимся отъ ноябрьскихъ дождей въ непроѣздныя грязи. Къ закату солнца мы прибыли въ Шавли, куда по маршруту въ этотъ же день ожидалась императрица на возвратномъ пути ея изъ Берлина.

Государь остановился въ отведенномъ для его ночлега домѣ шавльскаго помѣщика, графа Дмитрія Зубова, и тотчасъ занялся привезенными изъ Петербурга бумагами, доставлявшимися оттуда и въ этотъ разъ, какъ и во всѣ его поѣздки, дважды или трижды въ недѣлю, и за которыя онъ, несмотря на утомленіе отъ дороги, немедленно принимался, хотя бы то было и ночью, никогда не задерживая ихъ у себя долѣе полутора сутокъ, а часто возвращая съ ними курьера даже черезъ двѣнадцать часовъ послѣ его пріѣзда.

Около 9-ти часовъ вечера доложили, что ѣдетъ императрица. Государь выбѣжалъ навстрѣчу преднамѣренно въ сюртукѣ Кавалергардскаго полка, котораго она шефъ.

Дороги были такъ дурны, что всѣ экипажи свиты, тяжело нагруженные, отстали, и императрица, не имѣя съ собою ничего для смѣны, принуждена была занять у хозяйки даже нужное для ночлега бѣлье. Въ этомъ же положеніи находилась и сидѣвшая въ каретѣ у императрицы великая княжна Марія Николаевна, что не помѣшало, однакожъ, всѣмъ очень весело поужинать и разстаться уже послѣ 11-ти часовъ. Наслѣдникъ, переночевавъ, тотчасъ продолжалъ свой путь на Ригу.

Несмотря на всё ожиданія, кареты съ горничными не пріёхали еще п къ утру, и сколько ни старались продолжить время завтрака, надо было, наконець, рёшиться ёхать далёе безъ нихъ. Государь, сёвъ въ карету къ императрицё и оставивъ великую княжну въ Шавляхъ до прибытія ея экипажа, приказалъ мнё также дождаться камеръ-юнгферъ и потомъ взять одну изъ нихъ съ собою, въ его коляскѣ, съ самонужнѣйшими вещами. Остальные экипажи прибыли, только спустя часовъ пять или шесть по отъёздё государя, и я тотчасъ поспёшилъ исполнить данное мнё приказаніе; но мы поспёли въ Митаву уже часомъ послѣ выёзда оттуда императорской четы. Въ домё дворянскаго собранія, гдѣ она удостоила принять обёдъ, оставалось еще много начальствовавшихъ лицъ, дворянъ и дамъ, и князь Волконскій рёшился остаться тутъ въ ожиданіи пріёзда великой княжны, которая отстала далеко позади меня, и съ которою нельзя было рисковать переправиться, при наступившей уже ночной темнотѣ, черезъ Двину у Риги.

Я прибылъ къ этой переправѣ съ моею спутницею въ 11-ть часовъ почи. Государя и императрицу перевезли черезъ рѣку на особо приго-

товленномъ для того большомъ поромѣ, посредствомъ прикрѣпленныхъ къ воротамъ, на противоположномъ берегу, канатовъ. Но ледъ на Двинф такъ уже спустился, что переправа даже и на этомъ суднъ совершилась съ чрезвычайнымъ трудомъ, и государь, во изб'яжание всякихъ приключеній, запретиль перевозить другихь въ продолженіе ночи. Несмотря на то и на крикъ и вопль моей камеръ-юнгферы, зная, какъ она необходима императрицѣ, я отважился нарушить это запрещеніе и въ отысканной у берега лодкъ, собравъ наскоро нъсколько матросовъ, пустился съ Божіею помощью въ путь. Скопившійся у берега ледъ сначала долго насъ задерживалъ, но потомъ при довольно сильномъ и благопріятномъ вътръ мы подняли парусъ, и наша лодка кое-какъ проръзала себъ проходъ сквозь льдины, такъ что черезъ полчаса, несмотря на туманъ, застилавшій отъ насъ даже городскіе огни, мы причалили къ противоположному берегу, откуда тотчасъ повхали во дворецъ. Здёсь неожиданное появление камеръ-юнгферы чрезвычайно обрадовало императрицу уже готовившуюся итти опочивать. Она милостиво и съ свойственною ей ласкою поблагодарила меня за все вынесенное для ея удобства.

На слѣдующее утро стоило большихъ трудовъ перевезти черезъ рѣку Марію Николаевну. Ледъ уже сплошною массою остановился на Двинѣ, такъ что пришлось его прорубать и увеличить число рабочихъ при воротахъ. Я съ наслажденіемъ любовался безподобнымъ личикомъ 15-тилѣтней великой княжны, выражавшимъ совершенное спокойствіе, въ рѣзкую противоположность съ чертами князя Волконскаго, пришедшаго въ себя только тогда, когда онъ ступиль на землю.

По ўвеличившемуся, вслёдствіе шавельской встрёчи, числу экипажей, требовавшихъ и большаго числа лошадей, рёшено было наслёднику со мною ёхать впередъ, а ихъ величествамъ остаться еще на день въ Ригё. Наслёдникъ сёлъ въ свою коляску съ Кавелинымъ, а я ёхалъ за ними съ государевымъ докторомъ. За нёсколько станцій до Петербурга былъ уже санный путь, и мы пересёли въ сани, высланныя къ намъ навстрёчу.

26-го ноября благополучно прибыли въ Петербургъ и ихъ величества.

# 1835-й годъ.

Въ началѣ весны 1835 года государь разсудилъ ѣхать въ Москву. Отправившись туда 26-го апрѣля, мы по дорогѣ останавливались: въ Колпинѣ для обозрѣнія основаннаго тамъ Петромъ Великимъ и во многомъ улучшеннаго императоромъ Николаемъ завода; въ одномъ изъ прежнихъ военныхъ поселеній, обращенномъ теперь въ казармы для

# дополненія къ второму тому

Гродненскаго гусарскаго полка; въ Новгородѣ — для осмотра гвардейскихъ драгунъ и, наконецъ, во вновь учрежденномъ иждивеніемъ графа Аракчеева и названномъ по его имени кадетскомъ корпусѣ, гдѣ государь присутствовалъ при ужинѣ воспитанниковъ.

Спустя нѣсколько дней послѣ насъ, пріѣхали также въ Москву сперва императрица съ великимъ княземъ Константиномъ Николаевичемъ, а потомъ великіе князья Николай и Михаилъ Николаевичи, восхитившіе народъ особенно тѣмъ, что они выѣзжали одѣтые въ національномъ костюмѣ.

Время стояло прекрасное, и 1-го мая, въ день гулянья подъ Сокольниками, императорская фамилія смотрѣла на стеченіе экипажей и пѣшеходовъ изъ навильона, выстроеннаго для этого случая въ серединѣ рощи, а потомъ сама каталась въ экипажахъ по аллеямъ, при радостномъ «ура» толны.

Прямо съ этого гулянья дворъ переселился на дачу, купленную государемъ у графини Орловой, откуда открывался очаровательный видъ на Москву-рѣку, на орошаемые ею луга и на весь городъ. Обширность дома и его пристроекъ позволила и всѣмъ намъ тутъ же помѣститься; только, къ сожалѣнію, съ слѣдующаго дня начались холода, вѣтеръ, дожди и даже снѣгъ, заставившіе насъ пожалѣть о рановременномъ переѣздѣ изъ Кремля. При такой погодѣ жизнь на дачѣ не представляла никакихъ удовольствій, и потому ихъ старались возмѣстить балами, спектаклями и большими или меньшими собраніями у императрицы.

Между тѣмъ, время у государя шло въ Москвѣ своимъ порядкомъ. Высочайшее вниманіе было обращено въ особенности на кадетскій корпусь, на университеть, на украшеніе города и на поправленіе отставшаго нѣсколько въ выправкѣ и движеніяхъ армейскаго корпуса, подъ командою князя Хилкова. Кромѣ того, государь каждое утро ѣздилъ въ Кремль длл пріема военнаго генералъ-губернатора съ бумагами и прочихъ лицъ, имѣвшихъ къ нему доклады, а потомъ въ часъ сходилъ на площадь передъ дворцомъ, для присутствованія при разводѣ. Здѣсь государя забавляло ставить трехъ младшихъ сыновей своихъ на линію вмѣсто офицеровъ, къ большому наслажденію публики, ежедневно собиравшейся сюда во множествѣ въ экипажахъ и пѣшкомъ. Императрица, съ своей стороны, часто посѣщала и подробно осматривала Воспитательный Домъ и дѣвичьи институты, перешедшіе въ ея благодѣтельное завѣдываніе по наслѣдству отъ покойной императрицы-матери.

Въ это же время наступиль въ Москвѣ срокъ публичной выставки мануфактурныхъ и фабричныхъ издѣлій, которая была устроена съ большимъ вкусомъ и изяществомъ въ домѣ Дворянскаго собранія, при единодушномъ стремленіи всѣхъ фабрикантовъ отличиться передъ своимъ царемъ. Императорская чета нѣсколько разъ съ величайшимъ внима-

ніемъ осматривала всю выставку, разспрашивая производителей о каждой мелочи и ободряя ихъ своимъ поощреніемъ.

Наконецъ, государь, чрезвычайно довольный видѣннымъ, призвалъ къ себъ всъхъ главныхъ экспонентовъ и, изъявивъ имъ свою благодарность за усивхи ихъ производствъ, прибавилъ, что теперь, когда промышленность получила надлежащее направление и можеть лишь итти къ дальнъйшему еще развитію, необходимо и правительству и фабрикантамъ обратить свое внимание на такой предметь, при отсутствии котораго самыя фабрики скорве будуть зломь, нежели благомь. Это, пролоджаль онь, попечение о рабочихь, которые, ежегодно возрастая числомъ, требуютъ деятельнаго и отеческаго надзора за ихъ нравственностію, безъ чего эта масса людей постепенно будеть портиться и обратится наконецъ въ сословіе столько же несчастное, сколько опасное для самихъ хозяевъ. Въ заключение онъ сослался на примъръ двухъ фабрикантовъ, находившихся тутъ же въ числъ прочихъ и особенно отличавшихся обращениемъ своимъ съ рабочими, прибавивъ, что велитъ доносить себь о всьхъ тьхъ, которые посльдують этому примъру, чтобы имъть удовольствие явить имъ за то знаки своего благоволения.

Когда погода несколько поправилась, императорская фамилія изъявила желаніе посётить нёкоторыя окрестныя дачи. Министръ двора, князь Волконскій, удостоплся чести принять ее къ объду въ своей прекрасной подмосковной, верстахъ въ 20-ти отъ города. По убранству дома и содержанію садовъ можно было подумать, что хозяинъ всегда въ ней живетъ, тогда какъ, напротивъ, въ продолжение сорока лѣтъ служебныя обязанности позволили ему провести тамъ всего лишь нъсколько дней. Такимъ же образомъ имъль счастіе принять императорскую фамилію въ безподобной своей «мельниців» постоянный московскій житель, князь Сергій Михайловичь Голицынь, пользовавшійся особеннымъ высочайшимъ благорасположеніемъ. Сверхъ того, государь почтиль своимь посъщениемь подмосковную графа Шереметева, уже 50 льть остававшуюся необитаемою и, несмотря на то, все еще сохранявшую слёды прежняго великолёнія и богатства. Государя въ особенности заняло находящееся въ тамошнемъ домъ, или, лучше сказать, дворцъ, многочисленное собрание портретовъ вельможъ и сановниковъ въка Петра Великаго и Елисаветы, и онъ велълъ князю Волконскому просить согласія настоящаго влад'яльца, въ то время флигель-адъютанта его величества, на снятіе копій съ нікоторыхъ изъ этихъ портретовъ, недостававшихъ въ эрмитажной и дворцовыхъ коллекціяхъ.

Осмотрѣвъ такимъ образомъ нѣсколько частныхъ дачъ, государь пожелалъ взглянуть и на свои собственныя. Онъ посѣтилъ сперва Царицыно, не удовлетворившее его, впрочемъ, ни своимъ мѣстоположеніемъ, ни остатками сооруженнаго тамъ нѣкогда Екатериною II и впо-

слѣдствін полуразвалившагося дворца, почему онъ предположиль выстроить вийсто него со временемь или казарму, или какое нибудь училище; затѣмъ государь обозрѣлъ Коломенское съ оставшеюся отъ древнихъ его зданій только одною дворцовою церковью. Взойдя по довольно высокой лѣстницѣ въ бесѣдку, построенную въ новѣйшее время на мѣстѣ старинныхъ царскихъ чертоговъ, государь былъ пораженъ открывшимся изъ нея восхитительнымъ видомъ на Москву и ея окрестныя села и деревни. «Вотъ, — сказаль онъ, — гдѣ я поставлю дворецъ: рожденіе въ этомъ мѣстѣ Петра Великаго и безподобный видъ на древнюю столицу достаточно говорятъ, что здѣсь слѣдуетъ быть царскому жилью». Спустившись оттуда, государь вмѣстѣ съ императрицею вошелъ въ древнюю церковь и, увидѣвъ тамъ три четы, которыхъ бракъ благословлялся въ это время, приказалъ мнѣ потребовать ихъ на слѣдующее утро въ Кремлевскій дворецъ. Здѣсь императрица лично вручила молодымъ разные подарки, а я роздалъ имъ отъ имени государя нѣсколько сотъ рублей.

Пробывъ въ Москвѣ около мѣсяца, дворъ возвратился въ лѣтнія свои жилища окресть Петербурга.

Государь увхаль прежде императрицы, въ ночь съ 21-го на 22-е мая, и по дорогв осмотрвль войска сначала въ Твери, а потомъ въ Торжкв. По прибыти въ Новгородъ, онъ пересвлъ на пароходъ военныхъ поселеній, и мы отправились въ Юрьевъ монастырь. Здёсь настоятелемъ въ то время былъ архимандритъ Фотій, прославившійся благоговъйнымъ уваженіемъ, которое онъ умѣлъ внушить къ себв добродетельной графинв Орловой-Чесменской, уже нѣсколько лѣтъ посвящавшей огромныя свои богатства на украшеніе этой обители. Никто не ожидалъ прівзда государя; въ монастырв все было тихо, и мы, не встрѣтивъ ни души, вошли въ главный его соборъ; тамъ молился одинъ монахъ. Государь, также помолившись, осмотрѣлъ великолѣпныя ризы и оклады на иконахъ, и только при выходѣ его изъ собора разнеслась по монастырю вѣсть, что въ стѣнахъ его—императоръ.

Фотій пришель навстрічу его величеству и, несмотря на все желаніе казаться совершенно спокойнымь, быль въ крайнемь замішательстві оть этого неожиданнаго прійзда. Къ большому нашему изумленію, вслідь за нимь явилась и графиня Орлова, совершенно счастливая высочайшимь посіщеніемь такой обители, которой она была благодітельницею и почти начальницею. Присутствіе женщины въ мужскомь монастырі могло бы казаться соблазнительнымь, если бы репутація графини не ставила ее превыше всякаго подозрінія. Она сопровождала государя въ больницу и по всімь церквамь, какъ бы сама офиціально принадлежа къ этому монастырю. Фотій съ своей стороны такъ растерялся, что позабыль о всіхь почестяхь, воздаваемыхь въ подобныхь случаяхь главі государства и церкви.

Но возвращеній нашемъ въ Петербургъ, государь велѣлъ вытребовать его въ Невскую лавру для наученія впредь лучше исполнять свои обязанности.

Дворъ, проведя нѣсколько дней на Елагиномъ острову, переѣхалъ въ Петергофъ, гдѣ для государя начались обычныя лѣтнія его занятія: поѣздки въ Кронштадтъ и въ Красносельскій лагерь, въ 1835 году тѣмъ болѣе привлекавшій его вниманіе, что великій князь Михаилъ Павловичь былъ, для поправленія своего здоровья, на Карлсбадскихъ водахъ, и гвардейскимъ корпусомъ временно командовалъ вмѣсто него достойный, но израненный генералъ Бистромъ, которому недоставало силъ поддерживать строгость заведеннаго великимъ княземъ порядка.

Въ Петергофъ въ это лѣто прівхали и оставались тамъ во все продолженіе пребыванія царской фамиліп сестра императрицы съ супругомъ своимъ, принцемъ Фридрихомъ Нидерландскимъ, и герцогъ Нассаускій. Праздникъ 1-го іюля былъ еще великолѣпиѣе обыкновеннаго. Потомъ начались большіе маневры, въ которыхъ мы доходили до Гатчины.

Пока Петербургъ веселился и наслаждался самымъ безмятежнымъ спокойствіемъ, въ Парижѣ приготовлено было цареубійство, и дѣло шло о смертныхъ казняхъ. Извѣстный замыселъ Фіески, не достигшій настоящей своей цѣли, но стоившій, однако, жизни престарѣлому и храброму маршалу Мортье, испугалъ Францію и, возмутивъ своею дерзостью остальную Европу, былъ какъ бы новымъ призывомъ для всѣхъ правительствъ вооружиться противъ гнуснаго скопища, поклявшагося ниспровергнуть троны и разрушить общественный порядокъ. Теперь было необходимѣе, чѣмъ когда либо, чтобы сѣверные кабинеты гласно заявили свѣту единство началъ, связывавшихъ ихъ союзъ, тѣмъ болѣе, что кончина Франца I-го вдохнула революціонерамъ новыя надежды п вселила общій страхъ въ правительства.

Рѣшенъ былъ новый съѣздъ трехъ монарховъ, но на этотъ разъ долженствовавшій сопровождаться всѣмъ блескомъ военныхъ торжествъ, достойнымъ воспоминаній совокупныхъ побѣдъ 1813 и 1814 годовъ, изъ числа соучастниковъ которыхъ оставался на престолѣ уже одинъ только король Прусскій.

Мъстомъ свиданія съ нимъ нашего государя избрали городъ Калишъ, какъ ближайшій пункть къ границамъ Пруссіи. Для сего послано было туда заблаговременно, на присоединеніе къ корпусу, стоявшему въ царствъ Польскомъ, по взводу отъ каждаго гвардейскаго кавалерійскаго полка <sup>1</sup>, что составило вмъстъ три эскадрона, въ прибавку

<sup>1</sup> Рукою императора Николая написано:

<sup>«</sup>Les premiers pelotons des grenadiers et les premières compagnies de carabiniers».

къ которымъ слѣдовалъ еще изъ южныхъ военныхъ поселеній кирасирскій принца Альберта Прусскаго полка. Два баталіона гвардіи, составленные изъ всѣхъ пѣхотныхъ гвардейскихъ полковъ, 4 орудія отъ 3-хъ артиллерійскихъ бригадъ гвардейскаго корпуса, гренадерскій полкъ имени короля Прусскаго и 1 баталіонъ гренадерскаго полка имени наслѣднаго принца Прусскаго были собраны въ Ораніенбаумѣ для отправленія моремъ въ Данцигъ.

14-го іюля, послѣ напутственнаго молебствія, подъ открытымъ небомъ, передъ Ораніенбаумскимъ дворцомъ, государь самъ повелъ всѣ знамена къ катерамъ, и въ то же время всѣ войска этого отряда направились, по отдѣленіямъ, къ шлюпкамъ, которыя должны были доставить ихъ къ назначеннымъ для ихъ перевозки пароходамъ. Это движеніе было исполнено съ чрезвычайною точностью, и видъ длиннаго ряда судовъ, наполненныхъ сверкающими штыками и постепенно, въ опредѣленныхъ интерваллахъ, отдѣлявшихся отъ берега въ направленіи каждаго къ своему пароходу, представлялъ безподобное зрѣлище, котораго красоту увеличивало ярко сіявшее солнце.

Король Прусскій съ своей стороны также велёлъ образовать отряды изъ всёхъ полковъ своей гвардіи и вмёстё съ кирасирскимъ имени императора Николая полкомъ расположить ихъ лагеремъ неподалеку отъ Калиша.

1-го августа государь съ императрицею, великою княжною Ольгою Николаевною, принцемъ Фридрихомъ Нидерландскимъ съ его супругою, герцогомъ Нассаускимъ и маленькимъ великимъ княземъ Константиномъ Николаевичемъ, носившимъ титулъ генералъ-адмирала, отправились на пароходѣ «Геркулесъ» также въ Данцигъ. Графъ Орловъ и я удостоились чести быть на одномъ съ ними судиѣ, а остальная свита, дамы и кавалеры, поѣхала въ одно съ нами время на пароходѣ «Ижора». Князь П. М. Волконскій, назначенный сопровождать императрицу во время ея путешествія по Германіи, уѣхалъ впередъ сухимъ путемъ.

Нашъ перевздъ, благопріятствуемый прекраснымъ временемъ, былъ истинною прогулкою, и одинъ только герцогъ Нассаускій пролежалъ всв пять дней въ морской болвзни. Мѣстами къ намъ подходили фрегаты или бриги, отряженные отъ нашего флота для принятія приказаній государя, если бы такія понадобились, а миляхъ въ 20-ти отъ прусскихъ береговъ весь флотъ пришелъ намъ настрвчу на всвхъ парусахъ и по отсалютованіи императорскому флагу повернулъ назадъ для сопровожденія «Геркулеса»; но при ослабшемъ между тѣмъ вѣтрѣ нашъ пароходъ вскорѣ оставилъ за собою парусныя суда. Къ закату солнца открылись данцигскія колокольни, и мы убавили ходъ, чтобы войти въ каналъ, начинающійся въ пяти или шести верстахъ передъ

городомъ. Оба берега этого канала были заняты любопытными, а у пристани ожидали власти, военныя и гражданскія, подъ красивымъ шатромъ, устроеннымъ для пріема ихъ величествъ, возлѣ котораго стояли почетный караулъ и приготовленные для нихъ экипажи.

Солнце уже сёло, отонь орудій съ данцигскихъ укрѣпленій рисовался въ темнотѣ, и гуль выстрѣловъ величественно смѣшивался со звономъ колоколовъ и съ кликами толпы. Но шатеръ былъ устроенъ такъ непскусно, что нашъ «Геркулесъ» едва не опрокинулъ его своимъ колесомъ, и почти невозможно было сойти тутъ на берегъ. Вслѣдствіе того государь съ императрицею и своими спутниками съѣхалъ въ катерѣ и, обнявъ принца Прусскаго, высланнаго королемъ ему навстрѣчу, отправился къ отведенному для нихъ помѣщенію. Городъ былъ иллюминованъ, и все его населеніе радостно привѣтствовало государя и августѣйшую дочь своего короля. Это былъ первый русскій монархъ, который со временъ Петра Великаго явился въ стѣнахъ Данцига, столько разъ испытавшаго силу нашего оружія и въ 1806 году такъ мужественно защищеннаго нашими войсками противъ полчищъ Наполеона.

На слѣдующій день, послѣ обѣда, императрица съ своимъ братомъ отправилась въ Берлинъ, а государь съ принцемъ Нидерландскимъ и Нассаускимъ герцогомъ поѣхалъ въ Калишъ. Въ Торнѣ, незадолго до нашего проѣзда, загорѣлся большой мостъ, и мы, проѣзжая по немъ, видѣли еще сторожевыхъ его солдатъ. Зажигатели остались неоткрытыми; въ этой злонамѣренной попыткѣ подозрѣвали, можетъ быть, не безъ основанія поляковъ, думавшихъ воспользоваться безпорядкомъ для какого нибудь покушенія противъ особы государя. На границѣ царства Польскаго онъ отпустилъ приготовленный для него конвой, и мы проѣхали до Калиша краемъ, еще кипѣвшимъ горькою ненавистью къ Россіи, совершенно одни.

Фельдмаршалъ Паскевичъ принялъ его величество во главѣ генераловъ, командовавшихъ разными частями расположенныхъ въ лагерѣ войскъ, стоя у праваго фланга почетнаго караула передъ дворцомъ, убраннымъ со вкусомъ для короля Прусскаго и сестеръ императрицы, принцессы Нидерландской и гросъ-герцогини Мекленбургской. Для этого пребыванія отдѣлали также заново городской театръ, выстроили огромную залу, въ которой удобно могли помѣститься за обѣденными столами 300 человѣкъ, и въ флигеляхъ дворца, равно какъ и во многихъ частныхъ домахъ, отвели квартиры для принцевъ и другихъ особъ, приглашенныхъ или испросившихъ позволеніе присутствовать при калишскихъ маневрахъ. Къ большому изумленію тамошнихъ жителей, государь безъ всякой свиты обощелъ пѣшкомъ по всѣмъ приготовленнымъ для знатнѣйшихъ особъ помѣщеніямъ, стараясь, чтобы все въ

нихъ было удобно и прилично. Потомъ онъ осмотрѣль два лагеря, раскинутые за городомъ, одинъ для пѣхоты и другой для кавалеріи. Первый, заключавшій внутри себя пустое мѣсто для ожидаемыхъ прусскихъ войскъ, былъ расположенъ по гребню огромной отлогости, господствовавшей надъ городомъ и всѣми окрестностями. Влѣво отъ оставленной пустоты находились палатки для государя и для Прусскаго короля съ ихъ свитами, а внутри лагеря возвышался убранный оружіями и трофеями деревянный шатеръ, въ которомъ находилась обширная зала для обѣдовъ; съ устроеннаго надъ нимъ бельведера былъ очаровательный видъ на лагерь и всю окружающую мѣстность.

Государь сдёлаль предварительный смотръ войскамъ, въ видё приготовленія къ тому, къ которому ожидались Прусскій король и столько иностранныхъ принцевъ п генераловъ. Потомъ онъ забавлялся ученіемъ конно-мусульманскаго полка, составленнаго изъ магометанъ, обитающихъ въ Закавказскомъ краж. Эти воины, числомъ около 500, были богато одъты, по образцу персіянъ, въ разноцвътныя одежды, что придавало имъ чуждый для остальной Европы видъ азіатскаго войска. Раздѣлившись на двѣ партіи, они начали нападать другь на друга съ необыкновенною ловкостью и удалью, но постепенно до того разгорячились, что государь призналь нужнымъ положить конецъ ихъ стычкъ и велёль всёмь собраться вокругь ихъ знамени. Партія, находившаяся напротивъ знамени, вообразивъ, что приказано его схватить, бросилась на него съ такою стремительностію, что произошла очень серіозная сшибка; знаменщикъ, сбитый съ лошади, вмѣстѣ съ своими товарищами совежмъ не въ шутку защищалъ ввъренную ему святыню; посыпались сабельные удары, съ той и съ другой стороны полилась кровь, и государь, кинувшись между сражавшихся, едва успъль съ нашею помощью разогнать и усмирить враждебныя партіи. Посл'є того они прошли мимо государя церемоніальнымъ маршемъ, съ криками «ура» и съ видомъ величайшаго самодовольства 1.

По окончаніи этихъ предварительныхъ распоряженій государь поѣхалъ въ Лигницъ въ Силезіи, гдѣ его ожидали императрица, король Прусскій, принцы Прусскаго дома, эрцъ-герцогъ австрійскій Фердинандъ съ дядею своимъ, эрцъ-герцогомъ Іоганномъ, наслѣдный герцогъ Мекленбургъ-Шверинскій съ супругою своею, сестрою нашей императрицы, и нѣсколько другихъ еще принцевъ, которые всѣ собрались поклониться русскому императору и присутствовать при сборѣ прус-

<sup>1</sup> Императоръ Николай, читая записки графа Бенкендорфа, сдълалъ противъ этого мъста вамътку:

<sup>«</sup>C'est un poème! Cela ne fut pas si sérieux et il n'y eut heureusement ni coups de sabre, ni sang, mais c'en fut bien près et ce n'est qu'avec peine que je parvins à les calmer».

скаго корпуса. Туда же прибыль изъ своей поёздки по Германіи и Михаилъ Навловичъ.

Прусскій лагерь находился въ нѣсколькихъ верстахъ отъ города, и на другой день послѣ нашего пріѣзда стоявшій тамъ корпусъ, числомъ около 20.000 человѣкъ, былъ выведенъ на парадъ; но отъ многочисленнаго стеченія любопытныхъ, верхами, въ экипажахъ и пѣшкомъ, которые, несмотря на всѣ подтвержденія, даже со стороны самого короля, очень мало обращали вниманія на соблюденіе порядка, церемоніальный маршъ такъ разстроился, что парадъ сдѣлался похожъ больше на какую-то сумятицу.

Въ числъ иностранцевъ, събхавшихся отовсюду въ Лигницъ, находился также австрійскій генераль, принцъ Ваза. Онъ заставиль о позволеніи прибыть туда написать жену свою къ императрицѣ, а когда ея письмо осталось безъ ответа, то сказалъ князю Меттерниху, что считаетъ это молчание за знакъ согласія, и, несмотря на отзывъ Меттерниха, что съ императоромъ Николаемъ опасно играть въ пословицы, все-таки прівхаль въ Лигниць. Прусскій кабинеть, находившійся не менве нашего въ твсныхъ связяхъ съ шведскимъ королемъ Карломъ-Іоганномъ, былъ столько же раздосадованъ этимъ прівздомъ, какъ и нашъ государь. Одинъ изъ адъютантовъ короля шведскаго, находившійся также въ Лигницъ и приглашенный въ Калишъ, пришелъ сказать миъ, что онь будеть въ тяжкой необходимости отказаться отъ этой чести, если принцъ Ваза получитъ приглашение тамъ присутствовать, и даже найдется въ необходимости выёхать изъ Лигница, такъ какъ всёмъ лицамъ, состоящимъ въ шведской службъ, строго приказано избъгать встричи съ претендентомъ на шведскій престоль. Государь поручиль мих объяснить эрцъ-герцогу Фердинанду, что сколько его величеству ни непріятно отклонять пріемъ въ своихъ владініяхъ генерала, носящаго австрійскій мундиръ и возбуждающаго сочувствіе своими несчастіями, однако онъ вынуждается къ тому политическими отношеніями и искренностью своего союза съ королемъ шведскимъ; въ то же время велено было сказать шведскому адъютанту, что государь просить его остаться въ Лигницѣ и беретъ это на свою отвѣтственность передъ его монархомъ, которому и изложилъ все дёло въ письмё къ графу Сухтелену, нашему посланнику при шведскомъ дворъ. Кончилосъ тъмъ, что шведскій офицерь быль чрезвычайно польщень такою милостивою любезностью государя, а принцъ Ваза, поставленный своею опрометчивостью въ самое непріятное положеніе, воротился въ Віну изливаться въ жалобахъ передъ тамошними дамами, которыхъ онъ былъ любимцемъ.

Въ Лигницѣ король ежедневно собиралъ у себя всѣхъ принцевъ и знатныхъ иностранцевъ на большіе обѣды и вечера; городъ далъ балъ,

довольно плохенькій и худо осв'єщенный, а войско угостило насъ подготовленнымъ заранъе ученьемъ, послъ котораго пошло къ Доманзе въ Силезін, гдѣ стояль лагеремь другой прусскій корпусь, и куда всѣ мы также повхали. Государь съ императрицею были тамъ помъщены въ старинномъ замкъ графа Бранденбурга, лежащемъ въ очаровательной мъстности и окруженномъ прекрасными видами, а король поселился въ другомъ частномъ замкъ, въ пяти верстахъ отъ Доманзе и въ двухъ отъ лагеря. Всв окрестные дома были заняты принцами и свитою, что придало этому красивому краю особенное оживленіе. Большая галлерея близъ жилища короля служила столовою для всёхъ королевскихъ гостей, число которыхъ увеличивалось приглашавшимися къ столу дамами и окрестными помѣщиками. Въ лагерѣ былъ устроенъ большой баракъ, внутри драпированный, въ которомъ корнусъ офицеровъ далъ балъ всёмъ августейшимъ особамъ, присутствовавшимъ при этомъ военцомъ сборищъ. Иногда король прівзжаль также объдать къ нашему государю въ Доманзе, куда въ такихъ случаяхъ звали столько гостей, сколько позволяло місто. По вечерамъ собирался тамъ лишь самый небольшой кружокъ, почти исключительно состоявшій изъ семейства императрицы и немногихъ лицъ, составлявшихъ свиту ея и государеву. Утро проводили на ученіяхъ, смотрахъ и маневрахъ.

28-го августа, нашъ императорскій домъ перебрался въ Калишъ, куда государь прівхалъ въ 2 часа пополуночи, а императрица, припявшая еще на пути балъ, данный ей городомъ Бреславлемъ, въ 8 часовъ вечера.

На следующій день прибыли туда и иностранные принцы, а 30-го числа, въ день тезоименитства наслѣдника цесаревича, послѣ церковнаго парада и богослуженія въ походной церкви, государь въ 3 часа отправился на границу царства для встричи августийшаго своего тестя, съ которымъ и возвратился часа черезъ два въ Калишъ. Здъсь, на дворцовомъ дворѣ, ожидалъ почетный караулъ съ стоявшими на правомъ его флангв великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ, фельдмаршаломъ Паскевичемъ и всёми генералами. Пройдя передъ фронтомъ, король быль встречень на дворцовой лестнице августейшею своею дочерью, которая провела почтеннаго старца въ приготовленные для него покои, тѣ самые, гдѣ онъ жилъ въ 1813 году, когда изгнаніе французовъ изъ нашихъ предъловъ и поражение ихъ нашими побъдоносными войсками предвѣщало Пруссіи и остальной Европѣ близкое освобожденіе, — тѣ самые покон, гдѣ за 22 года передъ симъ Александръ I, предавая забвенію совокупное д'яйствіе Пруссіи съ Наполеономъ противъ Россін, протягивалъ Фридриху-Вильгельму III руку номощи и подписывалъ союзъ съ Пруссіею противъ ея притеснителя. Король, глубоко тронутый этими воспоминаніями давно минувшихъ дней,

столь многозначительных въ судьбѣ обонхъ государствъ, былъ еще болѣе растроганъ нѣжною попечительностью къ нему любимой дочери и могущественнаго зятя и пріемомъ этихъ славныхъ невиданныхъ имъ съ Парижа русскихъ войскъ, которыя приводили ему на память опасности и побѣды 1812—1814 годовъ.

Вечеромъ, передъ закатомъ солнца, всѣ находящіеся въ Калипѣ и въ лагерѣ генералы и офицеры собрались въ полной парадной формѣ на илощади передъ дворцомъ, а за ними стали въ густыхъ колоннахъ полковые музыканты, барабанщики, флейтщики и горнисты, числомъ слишкомъ полторы тысячи. Какъ только король показался на балконѣ, его привѣтствовали единодушнымъ «ура», и музыка заиграла маршъ, сочинениый имъ самимъ, въ бытность его еще наслѣднымъ принцемъ, и потомъ національный нашъ гимнъ. Грандіозность этой сцены поразила всѣхъ присутствовавшихъ столько же, сколько тронула доблестнаго сотоварища и друга императора Александра.

На слѣдующее утро прусскія войска присоединились у Калиша къ нашимъ, и король верхомъ ожидалъ на правомъ ихъ флангѣ государя, который пріѣхалъ вмѣстѣ съ императрицею, бывшею также верхомъ. Пруссаки приняли ихъ величества съ криками «ура», заимствованными отъ нашихъ войскъ въ 1813-мъ и 1814-мъ годахъ.

Въ свить царской, кромь названныхъ уже выше прусскихъ принцевъ, австрійскихъ эрцъ-герцоговъ, герцога Нассаускаго, Нидерландскаго и Мекленбургъ-Шверинскаго, находились еще герцогъ Кумберландскій, наслъдные принцы Гессенъ-Дармштадтскій и Гессенъ-Кассельскій, принцъ Фридрихъ Виртембергскій, принцы Карлъ и Фридрихъ Шлезвигъ-Голстинскіе и множество иностранныхъ генераловъ и офицеровъ. Сверхъ того, прибыла въ Калишъ и супруга прусскаго короля, княгиня Лигницъ.

Пока вся эта блестящая свита слѣдовала за обоими монархами передъ фронтомъ прусскаго корпуса, наши войска выстроились впереди своего лагеря такимъ образомъ, что между двумя образованными ими стѣнами оставался широкій проходъ; потомъ государь со своимъ штабомъ сталъ на лѣвомъ флангѣ пѣхоты, а императрица заняла мѣсто на правомъ флангѣ у кавалергардскаго взвода, и король повелъ свой корпусъ къ центру лагеря. По мѣрѣ того, какъ онъ подвигался впередъ между рядами нашихъ войскъ, знамена и штандарты преклонялись, и крики нашихъ солдатъ смѣшивались съ звуками музыки и пушечною пальбою, сопровождавшею это торжественное шествіе. Дойдя до назначеннаго для нихъ мѣста, пруссаки, въ свою очередь, выстроились въ двѣ линіи, и наши войска, подъ предводительствомъ государя и съ императрицею на флангѣ кавалергардовъ, прошли между ихъ рядами, привѣтствуемыя такими же изъявленіями, какими прежде встрѣчали прус-

саковъ. Въ этомъ соединеніи войскъ двухъ сильныхъ націй и вообще во всемъ этомъ пріемѣ было что-то рыцарское и могучее, расшевелившее всѣ сердца. Солдаты цѣловались между собою, какъ братья, офицеры пріязненно жали другъ другу руки, и оба монарха обнялись въ виду объихъ армій.

Все было приготовлено въ лагерѣ для обильнаго продовольствія прусскихъ солдатъ и для стола и для удобствъ офицеровъ. Послѣднихъ угощали въ большой залѣ, устроенной посреди лагеря, наши гвардейскіе офицеры, а принадлежавшіе къ свитамъ короля и принцевъ, равно какъ и прочіе иностранцы, обѣдали за роскошнымъ гофмаршальскимъ столомъ въ залѣ возлѣ дворца. Вечеромъ всѣмъ раздавались даровые билеты на нѣмецкій спектакль, для котораго, чтобы не лишить короля любимаго и ежедневнаго его развлеченія, была выписана труппа изъ Берлина.

Слѣдующій день, 1-е сентября, падалъ на воскресенье. Сперва всѣ собралисъ къ православному богослуженію въ походной церкви, устроенной посреди лагеря, вокругъ которой наши войска были разставлены въ огромныхъ карре; потомъ всѣ перешли нѣсколько сотъ шаговъ далѣе къ мѣсту, гдѣ прусскія войска, такимъ же образомъ разставленныя, слушали проповѣдь лютеранскаго пастора и пѣли свои церковные гимны. Такое сліяніе двухъ вѣроисповѣданій, двухъ богослуженій, въ одномъ лагерѣ, въ присутствіи двухъ монарховъ, стоявшихъ во главѣ этихъ двухъ различныхъ церквей, служило живымъ символомъ обоюдной ихъ вѣротерпимости, тѣмъ болѣе поразительнымъ, что все это происходило въ краѣ, исповѣдующемъ римско-католическую вѣру, которая отличается своею нетерпимостью и фанатизмомъ.

Покамъстъ въ лагеръ отправлялась божественная служба, на широкой равнинѣ передъ нимъ собраны были мусульманскій полкъ, черкесы и кавказскіе линейные казаки. Вокругь нихь образовался огромный амфитеатръ изъ солдатъ объихъ націй, передъ которыми тъснились верхомъ и пѣшкомъ всѣ иностранные офицеры, жаждавшіе полюбоваться никогда не виданнымъ ими зрелищемъ. На самомъ возвышенномъ местъ, возлъ артиллерійской батареи, сталъ царственный хозяинъ со всъми своими августъйшими гостями, и по данному имъ сигналу началось ристаніе. Татары, черкесы и казаки, въ разнообразныхъ и богатыхъ своихъ нарядахъ, пустили вскачь своихъ лошадей, нападая одни на другихъ и увертываясь отъ ударовъ съ свойственными имъ ловкостію и быстротою. То летя впередъ, то уклоняясь, какъ молнія, въ сторону, то толпою, то поодиночкъ, то наконецъ стоя на лошадяхъ и въ этомъ положенін стріляя изъ ружей и пистолетовъ, наконецъ, по одному знаку своихъ офицеровъ, строясь и разсыпаясь съ одинаковымъ проворствомъ, они всёхъ изумили и своими атлетическими формами, и стремительностію своихъ лошадей, и собственною своею удалью. Соединивъ въ себѣ Европу съ Азіею, этотъ праздникъ напоминалъ собою времена крестовыхъ походовъ.

Слѣдующіе дни Калишскаго съѣзда были посвящены парадамъ, ученьямъ п маневрамъ, на которыхъ блистательная выправка и точность движеній нашихъ войскъ вызвали общее удивленіе иностранцевъ.

Давались также больше объды и другія празднества разнаго рода. При одномъ изъ нихъ, данномъ нашимъ монархомъ отъ лица всего лагеря, 2.000 музыкантовъ исполнили королевскій маршъ и слишкомъ 600 полковыхъ пѣвчихъ пропѣли куплеты въ честь короля, сочиненные простымъ солдатомъ и положенные на музыку моимъ адъютантомъ Львовымъ, съ аккомпанементомъ выстрѣловъ изъ 18-ти орудій. Въ заключеніе великолѣпнаго фейерверка бомбардировался нарочно выстроенный за лагеремъ городокъ съ высокими минаретами. Его зажгли гранатами, постепенно взрывавшими фугасы, состоявшіе изъ безчисленнаго множества ракетъ. Это было точно изверженіе огнедышащей горы.

Простившись съ нашими генералами и офицерами въ самыхъ трогательныхъ выраженіяхъ, король оставилъ Калишъ 10-го сентября. Государь проводилъ его до границы царства. Вслѣдъ затѣмъ выступилъ изъ лагеря прусскій отрядъ, а потомъ началось обратное движеніе и нашихъ войскъ. При послѣднемъ прощаньѣ государь собралъ вокругъ себя всѣхъ офицеровъ и благодарилъ ихъ такъ милостиво, что они въ слезахъ бросились цѣловать ему руки и колѣни. При общемъ натискѣ лошадь его едва могла устоять на ногахъ.

Возвратившись въ сопровождении Паскевича ко дворцу, передъ которымъ стояла въ караулѣ рота Орловскаго егерскаго полка, государь приказалъ солдатамъ привѣтствовать новат о своего шефа — князя Варшавскаго, которымъ этотъ полкъ былъ сформированъ въ 1810 году. Милость сія была для всѣхъ совершенною неожиданностію.

Утромъ на другой день императрица отправилась въ Теплицъ, а государь послъдовалъ за нею днемъ позже и въ Бреславлъ остановился отужинать съ королевскою фамиліею.

На австрійской границѣ ожидаль государя князь Лихтенштейнъ, а въ Нейшольцѣ встрѣтиль его богемскій оберь-бургграфъ, графъ Хотекъ. Касательно лошадей австрійцы такъ безпечно распорядились, что хорошихъ едва доставало подъ государеву коляску, а во всѣ прочіе экипажи запрягали крестьянскихъ, съ негодною упряжью и дрянными кучерами, что въ этихъ гористыхъ мѣстахъ грозило ежемпнутною опасностію. Къ ночи мы прибыли въ какой-то маленькій городокъ, гдѣ въ довольно плохой гостиницѣ рѣшился переночевать государь, а Лихтенштейнъ, Хотекъ и я должны были удовольствоваться какою-то харчев-

# ДОПОЛНЕНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

нею, гдѣ едва нашли чего поѣсть. Свита государева нагнала насъ уже на слѣдующее утро.

За двѣ станціи до Теплица ожидаль придворный экипажь, и Хотекъ умоляль меня убѣдить государя остановиться туть на нѣкоторое время, чтобы онъ, Хотекъ, могъ предварить своего императора, желавшаго выѣхать навстрѣчу нашему. Его величество слышать о томъ не хотѣлъ и, переодѣвшись въ полковничій мундиръ венгерскихъ гусаровъ, поспѣшилъ отправиться съ княземъ Лихтенштейномъ. Я съ Хотекомъ въ другой коляскѣ выѣхалъ нѣсколько ранѣе, и хотя послѣднему велѣно было ѣхать впередъ, однако государь скоро обогналъ нашихъ крестьянскихъ лошадокъ, и мы потеряли его изъ вида. Хотекъ совершенно растерялся, кричалъ, бранился, сулилъ огромные тринкгельды, а я, смѣлсь внутренно надъ забавнымъ отчаяніемъ моего спутника, старался утѣшить его тѣмъ, что императоръ австрійскій вѣрно проститъ ему замедленіе, происшедшее единственно по винѣ нашего государя. «Если бы императоръ и простилъ меня, — отвѣчалъ онъ, — то мнѣ все-таки страшно достанется отъ князя Меттерниха!»

Мы добрались до Теплица уже полчаса послѣ того, какъ оба монарха встрѣтились тамъ на улицѣ. Помѣщеніе нашей императорской четѣ было отведено въ домѣ князя Клари, вмѣстѣ съ австрійскою; но послѣдняя занимала бельэтажъ, а первую помѣстили въ верхнемъ этажѣ, точно будто бы гостями тутъ были австрійцы.

Постепенно прибыли въ Теплицъ и всѣ калишскіе наши гости, бывшіе уже прежде въ Лигницѣ и въ Доманзе, въ томъ числѣ и прусскій король. Однажды, сидя въ этомъ обществѣ за обѣдомъ у австрійскаго императора, я шепнулъ гросъ-герцогинѣ Мекленбургской, что мы—точно труппа странствующихъ актеровъ, переряжающихся по мѣрѣ прибытія въ каждый городъ.

Впрочемъ общество наше въ Теплицѣ увеличилось еще нѣсколькими новопріѣзжими: эрцъ-герцогомъ Карломъ, княземъ Меттернихомъ, нашимъ посломъ при вѣнскомъ дворѣ Татищевымъ, графомъ Колловратомъ и нѣсколькими нѣмецкими принцами съ ихъ свитами. Городъ былъ набитъ биткомъ. Вѣнцы съ нѣкоторымъ неудовольствіемъ и даже страхомъ ожидали этой встрѣчи обоихъ императоровъ, опасаясь за сравненіе.

Контрастъ былъ въ самомъ дѣлѣ поразителенъ. Рядомъ съ однимъ изъ красивѣйшихъ мужчинъ въ мірѣ, исполненнымъ силы нравственной и физической, являлось какое-то слабенькое существо, тщедушное и тѣломъ и духомъ, какой-то призракъ монарха, стоявшій по осанкѣ и рѣчи инже самыхъ рядовыхъ людей. Нужна была вся вѣжливость и ласковая привѣтливость императора Николая, чтобы утанть отъ зоркихъ глазъ австрійцевъ, сколько онъ изумленъ этою фигурою; но его обращеніе

## императоръ николай первый

съ Фердинандомъ, всегда предупредительное, дружеское и даже почтительное, вскорѣ привлекло къ нему сердца всей австрійской свиты и, въ особенности, молодой императрицы, которая оцѣнила съ благодарностію трудное положеніе нашего государя. Можно смѣло сказать, что его австрійскій сотоварищъ былъ высшей ничтожностію и какъ бы совеѣмъ не существовалъ. Онъ едва даже могъ удерживать въ памяти наши фамиліи и на все, что мы ни старались говорить ему съ видомъ, будто бы не примѣчаемъ совершенной его ограниченности, отвѣчалъ лишь полусловами, совсѣмъ не клеившимися съ предметомъ разговора.

Но тыть благородные и величественные было зрылище, даваемое свыту австрійскою нацією и управлявшими ею министрами. Все благоговыло передь трономь, почти празднымь; все соединялось вокругь власти, представлявшей одинь призракь монарха. Всь управленія и начальства слыдовали по пути, указанному покойнымь Францемь, котораго боготворимая память, какь благотворная тынь витала надъ ихъ рышеніями и дыйствіями. Князь Меттернихь продолжаль всымь руководить, раздыля заботы правленія сь графомь Колловратомь, болье занимавшимся финансовою частью, и съ графомь Кламмомь, завыдывавшимь военными дылами. Этоть тріумвирать сосредоточиваль вь своихь рукахь истинную императорскую власть; всы про него знали, и всы, однако же, скрывали это оть самихь себя, давая видь, что повинуются только воль императора.

Тъмъ же самымъ высокимъ духомъ почтенія и преданности къ его особъ дышали всъ сословія, начиная отъ членовъ царственнаго дома и до послъдняго крестьянина: слыша ихъ слова и видя усердіе, можно бы подумать, что ими управляетъ человъкъ, вполнъ достойный стоять во главъ ихъ прекрасной страны. Но сколько это ни представлялось почтеннымъ и достойнымъ удивленія, такой порядокъ вещей ничъмъ ни упрочивался въ настоящемъ, и гроза висъла надъ его будущимъ.

Меттернихъ, эрцъ-герцоги Іоганнъ и Карлъ и молодая императрица обратились къ благородному и твердому характеру нашего государя, ища въ немъ покровительственной опоры, и предались ему съ безграничною и самою чистосердечною довѣренностью. Императоръ Николай свято помнилъ данное имъ Францу обѣщаніе быть попечителемъ его сына и оплотомъ его имперіи. Онъ съ обычною ревностною своею дѣятельностію выслушивалъ все повѣряемое ему австрійскими министрами и отъ искренняго сердца помогалъ имъ своими совѣтами. Для него уже не существовало тайнъ въ австрійской администраціи, и всѣ радовались этому благодатному и могущественному покровительству.

Въ Теплицѣ собирались къ обѣду почти всегда у австрійскаго императора, который, принимая у себя, скорѣе походилъ на мебель, чѣмъ на хозяина. Вечеромъ иногда бывали въ театрѣ, а потомъ день оканчи-

вался всегда въ салонѣ танцами или концертами въ присутствіи всѣхъ монарховъ и принцевъ, императрицъ и принцессъ, кромѣ только Фердинанда, рѣдко тутъ появлявшагося. Однажды вечеромъ, когда и онъ тамъ показался, я побѣжалъ доложить о томъ государю, разговаривавшему съ кѣмъ-то поодаль. Его величество тотчасъ поспѣшилъ навстрѣчу Фердинанду и привѣтствовалъ его глубокимъ поклономъ; но бѣдный юродивый, незнакомый даже съ обыкновенными свѣтскими приличіями или чуждавшійся ихъ изъ неодолимой робости, отвѣчалъ государю однимъ едва замѣтнымъ наклоненіемъ головы и въ ту же минуту отвернулся отъ него. Сама императрица наша, сколько ни старалась пріучить его къ себѣ, никакъ не могла въ томъ успѣть.

Подъ Теплицемъ собраны были гусарскій полкъ имени императора Николая, одинъ уланскій полкъ, нѣсколько баталіоновъ пѣхоты и немного артиллеріи. Послѣ римско-католической обѣдни, отправленной въ палаткѣ, среди очаровательной долины близъ города, этимъ войскамъ сдѣланъ былъ смотръ. Фердинанда посадпли на лошадь со всѣми предосторожностями, употребляемыми для какой нибудь трусливой дамы. Онъ поѣхалъ впередъ шагомъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія на русскаго императора. Потомъ войска прошли церемоніальнымъ маршемъ передъ нимъ и передъ обѣнми императрицами, сидѣвшими вмѣстѣ въ коляскѣ. Нашъ государь ѣхалъ впереди своего полка и, отсалютовавъ, какъ простой полковникъ, подскакалъ къ австрійской императрицѣ съ почетнымъ рапортомъ.

Нѣсколько дней позже было произведено, въ честь нашего государя, въ двухъ миляхъ отъ Теплица, нѣчто въ родѣ ученья—маневровъ, при которыхъ австрійскій императоръ не присутствовалъ.

Въ другой разъ императоръ Николай, въ блестящемъ венгерскомъ мундиръ, училъ свой гусарскій полкъ на Кульмскомъ полъ, гдъ за двадцать одинъ годъ передъ тѣмъ гвардія его брата положила первую основу дальнъйшихъ успъховъ союзниковъ. Къ этому ученью прівхали объ императрицы, августъйшія сестры государыни, и прусскій король, и государь представиль свою супругу полку, разговаривая и шутя съ простыми гусарами, къ крайней ихъ радости. Фердинандъ, заставивъ себя съ полчаса дожидаться, явился наконецъ въ коляскъ, и приближеннымъ лишь съ большимъ трудомъ удалось уговорить его състь на лошадь, чтобы профхать передъ фронтомъ и принять честь отъ полковника, что, впрочемъ, онъ сдѣлалъ, тоже не обращая вниманія на этого полковникаимператора. Но когда полкъ развернулся, чтобы пройти передъ Фердинандомъ церемоніальнымъ маршемъ, онъ вдругъ удалился, и ничто уже не могло уб'вдить его вернуться. Государю пришлось провести полкъ передъ императрицами, возлѣ которыхъ сталъ король прусскій. Позднее прибытіе Фердинанда къ ученью, уклоненіе потомъ състь на лошадь и,

наконецъ, непостижимый капризъ, увлекшій его съ мѣста въ ту самую минуту, когда его присутствіе тутъ было всего необходимѣе, крайне огорчили и смутили безподобныхъ австрійцевъ, еще болѣе страдавшихъ отъ нелѣпостей своего монарха при сравненіи его съ нашимъ императоромъ.

Покойный Францъ еще въ 1813 году предположилъ воздвигнуть на Кульмскомъ полѣ памятникъ въ воспоминание одержанной тамъ побѣды, но исполнение этого намфрения отчего-то замедлилось. Теперь Меттернихъ приготовилъ торжество, долженствовавшее осуществить эту мысль, и для котораго не могло быть выбрано пристойнъйшей минуты. На мъсть, гдъ предназначалось воздвигнуть памятникъ, поставили модель его въ настоящихъ размѣрахъ, а вокругъ собрали всѣ находившіяся въ окрестностяхъ войска. Къ предстоящему торжеству стеклось все теплицкое населеніе, и явились вмісті священники римско-католическій, лютеранскій и одинъ православный <sup>1</sup>, а также выписанные изъ Петербуга дворцовые гренадеры изъ числа сражавшихся и раненыхъ въ Кульмскомъ бот. Въ назначенный часъ прітхали и помтстились въ красивой бестакт всь три монарха, объ императрицы и всь принцы и принцессы. Чудеснъйшая погода благопріятствовала празднику, на которомъ изъ участниковъ славнаго тройственнаго союза присутствоваль уже одинъ только прусскій король. Совершена была панихида по положившихъ свой животъ въ этой достопамятной битвѣ 2; наши старые гренадеры, отдавая честь памяти своихъ сотоварищей, заливались слезами, и всѣ присутствовавшіе были глубоко растроганы. Церемонія окончилась закладкою фундамента для памятника. Три ружейные и пушечные залпа огласили при этомъ долину и повторплись эхомъ окрестныхъ горъ и лѣсовъ.

Государь въ тотъ же день послалъ андреевскія ленты подвижникамъ Кульмскаго боя: графу Остерману и Ермолову, давно уже оставившимъ поприще служебной д'ятельности и, конечно, никакъ не воображавшимъ, чтобы русскому монарху, въ далекомъ уголкъ Богеміи, пришли на память прежнія ихъ заслуги.

Во время нашего пребыванія въ Теплицѣ князь Меттернихъ старался еще болѣе со мной сблизиться и показывалъ мнѣ возможные знаки довѣрія. Съ годъ передъ тѣмъ я послалъ въ Германію одного изъ моихъ чиновниковъ, съ цѣлью опровергать посредствомъ дѣльныхъ и умныхъ газетныхъ статей грубыя нелѣпости, печатаемыя за границею о Россіи и ея монархѣ, и вообще стараться противодѣйствовать революціонному духу,

<sup>1</sup> Подчеркнутыя слова зачеркнуты императоромъ Николаемъ, и противъ нихъ написано: «C'est faux».

<sup>2</sup> Подчеркнутыя слова зачеркнуты, и противъ нихъ написано императоромъ Николаемъ: «C'est faux; il y eût consécration d'après le rite catholique de la première pierre du monument à élever».

обладавшему журналистикою. Последнее обстоятельство очень интересовало и князя Меттерниха. Увёряя, что у него нётъ чиновника способнте къ этому моего, который имть случай сделаться ему лично известнымъ, онъ просилъ прислать его на жительство въ Вфну, чтобы имъ работать тамъ соединенными силами на пользу Россіи и Австріи и на распространеніе добрыхъ монархическихъ началъ. Я тѣмъ охотнѣе на это согласился, что мнв не хотвлось возбуждать подозрвнія объ участіи въ семъ дѣлѣ нашего правительства, слишкомъ высоко стоявшаго для борьбы съ журналами. Вследствіе того, мой чиновникъ, разъезжавшій по Германіи, какъ совершенно частное лицо, поселился въ Вѣнѣ въ такой же роли. Сверхъ того, князь Меттернихъ, постоянно обращавшій особенное вниманіе на д'єла высшей или тайной полиціи, предложиль мн прислать въ Вѣну одного изъ нашихъ жандармскихъ офицеровъ, чтобы ознакомить его со всёмъ движеніемъ этой части въ Австріи и, введя его во вст подробности ея механизма, черезъ то самое согласить наши обоюдныя міры противь поляковь. И на это предложеніе я также съ удовольствіемъ согласился и, по возвращеніи моемъ въ Петербургъ, тотчась же командироваль въ Въну подполковника Озерецковскаго, который быль принять тамъ со всею ласкою и предупредительностью.

Мы оставили Теплицъ, пробывъ въ немъ какую нибудь недѣлю. Государь ѣхалъ съ императрицею, а я слѣдовалъ за ними въ государевой коляскѣ. Въ крѣпости Терезіенштадтъ, назначенной для ночлега ихъ величествъ, мы нашли эрцъ-герцога Іоганна, который, въ качествѣ начальника инженеровъ, иринялъ государя и поднесъ ему всѣ планы укрѣпленій. На другое утро мѣстный гарпизонъ былъ выведенъ на ученіе съ пальбою, а между тѣмъ открыли шлюзы, чтобы наполнить водою крѣпостные рвы, и государь, въ сопровожденіи эрцъ-герцога съ генералами и офицерами, подробно осмотрѣлъ всѣ крѣпостныя работы и строенія. Оттуда мы въ прелестную погоду поѣхали въ Прагу, видъ которой издалека поразилъ всѣхъ насъ сходствомъ съ Москвою.

Государя съ императрицею везли придворныя лошади, а я слѣдовалъ непосредственно за ними на почтовыхъ, но при подъемѣ на гору въ Градчину мои лошади запутались въ постромкахъ, и я отсталъ. Главная лѣстница къ замку была наполнена зрителями, и у нижнихъ ея ступеней ожидали князъ Меттернихъ и Татищевъ, а на верхнихъ австрійскій императоръ съ своею супругою, эрцъ-герцогами и дворомъ. Я выскочилъ изъ коляски и спросилъ, гдѣ нашъ государь, Меттернихъ отвѣчалъ мнѣ тѣмъ же самымъ вопросомъ. Дѣло было въ томъ, что государя привезли другою дорогою, и всему австрійскому двору пришлось отправиться въ крайнемъ смущеніи на поискъ тѣхъ августѣйшихъ гостей, для пріема которыхъ онъ собственно и собрался.

## императоръ николай первый

Я, съ своей стороны, также довольно сконфуженный одиночнымъ появлениемъ моей персоны, вмёшался въ толиу и пошелъ отыскивать назначенный мнё для квартиры домъ, который оказался окруженнымъ высокими стёнами, совершенно заслонявшими всякій видъ. Вообще все отзывалось безпорядкомъ, царствовавшимъ при австрійскомъ дворё вслёдствіе отрицательнаго положенія его монарха. Такъ, напримёръ, пріёхавъ въ Прагу именно для пріема и угощенія императорской четы, забыли бездёлицу: приготовить для нея комнаты. Только за нёсколько часовъ до прибытія нашего государя князь Меттернихъ, пожелавъ лично удостовёриться, все ли устроено, какъ слёдуетъ, съ ужасомъ увидёлъ, что ничего не сдёлано, и въ досадё прибёжалъ къ своей императрицё доложить о томъ. Тогда она посиёшила выбраться съ супругомъ изъ собственныхъ покоевъ и уступить ихъ своимъ августёйшимъ гостямъ.

Постепенно собралась въ Прагу и большая часть принцевъ и принцесъ, слѣдовавшихъ за нами съ самаго Лигница. Всѣ, больше или меньше, подверглись такимъ же недосмотрамъ и промахамъ въ отношеніи къ ихъ помѣщенію. Король прусскій сюда не пріѣхалъ и отправился ожидать государя съ императрицею въ Силезію.

Прага была всякій вечеръ великолішно иллюминована, а утро проходило въ смотрахъ и ученіяхъ тамошняго гарнизона. Императоръ Николай со всевозможною предупредительностью занималь везд'в второе мъсто, кромъ ученій, на которыя Фердинандъ не отваживаль своей тщедушной особы. Нашъ государь, въ венгерскомъ мундиръ, восхищалъ встхъ многочисленныхъ зрителей, отовсюду стекавшихся посмотрть на него. При парадномъ спектакив въ театрв, оба императора съ своимп супругами находились вмёстё въ одной ложё; но нашъ сёль позади, такъ что всв обращенныя къ нему рукоплесканія имёли видъ, будто бы относятся къ Фердинанду, отвъчавшему на нихъ неловкимъ киваніемъ головы. Большой балъ при дворѣ былъ очень многолюденъ, и все, что Прага и ея окрестности могли выставить изъ общества дамъ, съфхалось сюда щегольнуть своими брильянтами и богатствами Богемін. Наша 13-ти-лътняя великая княжна Ольга Николаевна, впервые явившаяся при этомъ случав въ публикв, сіяла красотою и грацією. Достойною спутницею ея на балѣ была прелестная и живая дочь эрць-герцога Карла, вступившая впослъдстви въ супружество съ королемъ Неаполитанскимъ.

Послѣ четырехдневнаго пребыванія въ Прагѣ всѣ августѣйшіе гости начали готовиться къ отъѣзду, и мы собирались отправиться въ Силезію, какъ вдругъ утромъ, когда уже поданы были экипажи, государь, подойдя къ Фердинанду, сказалъ ему: «у меня есть до васъ просьба; позвольте миѣ съѣздить въ Вѣну, чтобы засвидѣтельствовать мое почтеніе вдовствующей императрицѣ, ва-

шей матушкѣ и вдовѣ друга брата моего Александра и моего». Этотъ неожиданный вызовъ очень тронулъ бѣднаго Фердинанда, который принялъ его съ живою радостію и благодарностію ¹. Затѣмъ государь попросилъ у князя Меттерниха письма къ его женѣ; и мы немедленно покатили въ Вѣну. Императрица же направилась къ Фишбаху, замку дяди своего, принца Вильгельма.

Тайна повздки въ Ввну не была повврена никому, кромв меня, и лишь наканунв уже вечеромъ я послалъ впередъ фельдъегеря заказывать лошадей на мое имя. Только по утру, въ день отъвзда, было сообщено о нашемъ планв Татищеву, и онъ вручилъ мив ключи отъ вънскаго своего кабинета, такъ какъ государь намвревался остановиться въ посольскомъ домв.

Князь Лихтенштейнъ, готовившійся садиться въ коляску, чтобы слѣдовать за нами въ Силезію, узналъ о перемѣнѣ маршрута, къ крайнему своему изумленію, только въ самую минуту отъѣзда. Всѣ были въ восторгѣ отъ этой любезной внимательности государя.

Влагодаря огромнымъ тринкгельдамъ, которыми я щедро надѣлялъ почтальоновъ, и рвенію князя Лихтенштейна, всѣми средствами старавшагося оживить хладнокровную флегму почтосодержателей, которымъ еще никогда не приходилось видѣть такихъ спѣшныхъ путешественняювъ, мы мчались съ обычною нашею быстротою и въ дорогѣ немало тѣшились строгимъ инкогнито государя, ѣхавшаго въ качествѣ моего адъютанта. Я принималъ возможно серіозный видъ и по временамъ дѣлалъ молодымъ офицерамъ моей свиты выговоры за ихъ шумъ и громкій смѣхъ, а на одной станціи, пригласивъ отужинать съ собою почтосодержателя, мы очень забавлялись его кислымъ расположеніемъ духа.

Перевздъ былъ совершенъ всего въ однѣ сутки, — неслыханная скорость для этого края, гдѣ ни почтальоны, ни ихъ лошади, ни сами провзжіе никогда не торопятся.

Подъёзжая къ Вёнё, государь взяль къ себё въ коляску князя Лихтенштейна, а я сёлъ съ молодымъ адъютантомъ послёдняго, и мы поёхали, моя коляска впереди, прямо къ посольскому дому, не обративъ на себя вниманія прохожихъ, кромё нёсколькихъ только лицъ, узнавшихъ меня и казавшихся удивленными моимъ внезапнымъ появленіемъ. Ворота дома были заперты, и когда я выскочилъ изъ коляски, швей-

<sup>1</sup> Подчеркнутыя слова зачеркнуты, и противъ нихъ написано императоромъ Николаемъ:

<sup>«</sup>C'est faux; nous revenions de l'exercice à tir d'artillerie en caléche, quand je lui demandais ses ordres pour Vienne; il me répondit comme si la chose étàit tout ordinaire, qu'il me chargeait de ses compliments à l'impératrice-mère, et ce ne fut que quand l'impératrice régnante marqua sa surprise, qu'il comprit qu'il y avait quelque chose sortant de l'ordinaire.

царъ, при видѣ русскаго генерала, за которымъ слѣдовалъ еще другой экипажъ, такъ сильно раззвонился, что слуги и чиновники сбѣжались со всѣхъ сторонъ, какъ бы по набату. Одинъ изъ лакеевъ узналъ меня и повелъ по парадной лѣстницѣ, не замѣчая, кто идетъ за мною, а когда я спросилъ, гдѣ кабинетъ посла, показалъ ключъ отъ него, то и этотъ лакей и всѣ прочіе посмотрѣли на меня съ удивленіемъ. Тутъ государь, шедшій позади меня, обратился съ вопросомъ къ другому лакею, родомъ русскому, не видывалъ ли онъ когда нибудь его фигуры на петербургскихъ улицахъ, и этотъ вопросъ поразилъ всѣхъ, точно электрическій ударъ. Я едва успѣлъ велѣть затворить снова ворота и никого не впускать, какъ вся улица была полна народомъ.

Вслѣдъ за тѣмъ, только что заложили посольскій экипажъ, государь, переодѣвшись, поѣхалъ въ Шенбрунъ къ императрицѣ-матери. Вѣсть о его пріѣздѣ разнеслась по городу съ быстротою молніи, и мнѣ вскорѣ принесли записку отъ княгини Меттернихъ, упрашивавшей меня пріѣхать къ ней; между тѣмъ мои комнаты наполнились чиновниками посольства и лицами, присланными отъ разныхъ властей столицы, чтобы удостовѣриться въ справедливости этой вѣсти. Князь Эстергази, австрійскій посоль при англійскомъ дворѣ, только за день передъ тѣмъ видѣвшій государя въ Прагѣ и увѣренный, что онъ теперь въ Силезіи, пріѣхавъ въ Вѣну черезъ три часа послѣ насъ, былъ пораженъ общимъ движеніемъ на улицахъ и, не давая никакой вѣры извѣстію, которымъ встрѣтили его домашніе, поспѣшилъ тотчасъ въ нашъ посольскій домъ, гдѣ мы вмѣстѣ съ нимъ похохотали надъ его изумленіемъ.

Княгиня Меттернихъ бросилась мнѣ на шею, когда я объявилъ ей, что государь послѣ обѣденнаго стола у императрицы пріѣдетъ лично вручить ей письмо отъ князя.

Любезная внимательность, оказанная государемъ черезъ прівздъ его въ Ввну вдовѣ императора Франца, о которомъ память была еще такъ жива въ этой столицѣ, расположила къ нему всѣхъ, отъ членовъ императорскаго дома и до самыхъ низшихъ сословій. Дамы толпами стояли на лѣстницѣ и въ сѣняхъ посольскаго дома, чтобы взглянуть на Николая; на улицахъ народъ бѣжалъ за его каретою. Въ слѣдующее утро государь, во фракѣ, прохаживался съ княземъ Лихтенштейномъ по тороду, зашелъ по дорогѣ въ нѣсколько магазиновъ и накупилъ тамъ подарковъ для августѣйшей своей супруги; потомъ по возвращеніи домой онъ поѣхалъ съ княземъ же, въ простой извозчичьей каретѣ, въ монастырь, гдѣ покоится прахъ императора Франца. Двери въ склепъ имъ отворилъ монахъ, который былъ свидѣтелемъ трогательнаго благоговѣнія, выразившагося на лицѣ государя въ минуту, когда онъ прибли-

<sup>1</sup> Рукою императора Николая написано: «Non, seul».

зился къ завѣтной гробницѣ. Это поклоненіе останкамъ монарха, обожаемаго австрійцами, еще болѣе увеличило энтузіазмъ вѣнскихъ жителей къ императору Николаю, а везшій его извозчикъ сдѣлался предметомъ общаго любопытства и множества эстамповъ, появившихся въ магазинахъ.

Княгиня Меттернихъ, осчастливленная пріемомъ у себя государя, умоляла меня убѣдить его повторить еще разъ свой визитъ къ ней вечеромъ. Опасаясь, можетъ быть, остаться наединѣ съ прелестнѣйшею женщиною, самымъ обворожительнымъ образомъ предавшеюся увлеченію своей радости, государь взялъ съ собою меня; но оказалось, что и она, движимая, вѣроятно, тѣмъ же страхомъ уединенной бесѣды съ красивѣйшимъ мужчиною въ Европѣ, вооружилась противъ него присутствіемъ двухъ замужнихъ своихъ падчерпцъ. Свиданіе было чрезвычайно любезно съ обѣихъ сторонъ, но нѣсколько принужденно.

Тотчасъ послѣ нашего пріѣзда отправили курьера за эрцъ-герцогомъ палатиномъ. Онъ на другой день пріѣхалъ къ августѣйшему своему шурину, котораго видѣлъ только однажды въ Петербургѣ, и то двухлѣтнимъ ребенкомъ, въ то время, когда сочетался бракомъ съ великою княжною Александрою Павловною 1.

Вѣнскіе сановники домогались чести быть представленными нашему императору, и войска также непремѣнно желали явиться передъ нимъ; но миѣ уже впередъ дано было приказаніе отклонить всѣ подобныя просьбы, объявляя, что государь пріѣхалъ только засвидѣтельствовать свое почтеніе императрицѣ и на слѣдующій день долженъ ѣхать. Изъятіе было сдѣлано только для чиновниковъ нашего посольства и еще для нѣкоторыхъ русскихъ, находившихся въ ту минуту въ Вѣнѣ. Государь былъ съ визитомъ у графини Чернышевой², жены нашего военнаго министра, отъ которой послалъ курьера передать ея мужу въ Россіп вѣсть о появленіи своемъ въ столицѣ Австріи.

Послѣ обѣда мы отправились обратно тѣмъ же путемъ. Почтосодержатели и почтальоны, зная въ этотъ разъ, съ кѣмъ имѣютъ дѣло, принимали насъ вездѣ съ радостными лицами, смѣясь сами надъ мистификаціею, въ которую были введены. Ровно черезъ сутки государя уже встрѣчали въ Прагѣ супруга Фердинанда и даже самъ онъ изъявленіями живѣйшей благодарности за посѣщеніе ихъ столицы; я съ своей стороны занялся сборами къ нашему отъѣзду, назначенному въ тотъ же вечеръ.

Въ это время зашелъ ко мнѣ князь Меттернихъ, который, исполненный восторга отъ милостей нашего государя къ его женѣ, прочелъ

<sup>1</sup> Рукою императора Николая написано: «Et un moment à Heidelberg, au quartier général de l'empereur Alexandre, l'année 1815».

<sup>2</sup> Императоромъ Николаемъ приписано: «Et chez la princesse Liechtenstein-mère».

мић ел письмо и еще другое, въ такомъ же духѣ, отъ эрцгерцога Людвига, и сверхъ того оставилъ въ моихъ рукахъ на память слѣдующее донесеніе, только что полученное имъ отъ вѣнскаго генералъ-губернатора Оттенфельса:

«Со времени послѣдняго донесенія моего вашему сіятельству отъ 7-го октября (н. с.) мы были очевидцами событія, столь чрезвычайнаго и столь неожиданнаго, что никогда не пов'врили бы ему безъ свид'ьтельства собственныхъ нашихъ глазъ. Когда вчера, въ 2 часа пополудни, мнѣ прибѣжали сказать, что въ Вѣну пріѣхалъ русскій императоръ, и что онъ остановился въ домѣ своего посольства, я счелъ принесшаго миж эту въсть за лунатика. Но мое изумление и невърие вскоръ превратились въ чувство благоговъйнаго умиленія, когда императоръ Николай побхаль въ Шенбрунъ для изъявленія своихъ пріязненныхъ чувствъ нашей вдовствующей императрицѣ. Не берусь передавать вашему сіятельству подробностей кратковременнаго пребыванія его величества съ нашей столица. Вы изволите прочесть ихъ въ письма вашей супруги, имъвшей честь дважды принять у себя августъйшаго гостя. Но не могу умолчать о томъ въ высшей степени благопріятномъ впечатл'яніи, которое великодушная мысль русскаго монарха и образъ ея исполненія произвели на здішнюю публику. Это событіе одно громче и положительные всых самых краснорычивых дипломатических актовы свид втельствуеть о тесномы союз в, связывающемы оба августвишие дома».

Въ полночь, простившись съ австрійскимъ дворомъ, мы сѣли въ коляску и поѣхали черезъ Траутенау въ Фишбахъ, куда прибыли къ обѣду. Король съ императрицею, дочерью и нѣсколькими принцами своего дома ожидали насъ въ прекрасномъ готическомъ замкѣ принца Вильгельма, куда собралось и много окрестныхъ владѣльцевъ. Здѣсь государь простился съ королемъ и съ своею супругою, которая отсюда возвратилась прямо въ Царское Село.

Въ полночь съ 1-го на 2-ое октября мы отправились въ царство Польское и 4-го октября, по вечеру, прибыли въ Лазенкскій дворецъ, который нашли иллюминованнымъ, какъ бывало въ 1830 году въ върной еще намъ Польшъ. Фельдмаршалъ просилъ о дозволеніи представить на слъдующее утро городскую депутацію, долженствовавшую поднести приготовленный заранъе адресъ, выражавшій самую благоговъйную преданность. Государь сонзволилъ на принятіе депутаціи, но отозвался, что говорить будетъ не она, а самъ онъ.

Рано утромъ была введена въ залу эта депутація, и я озаботился, чтобы при ея пріемѣ не было никого, кромѣ князя Паскевича и варшавскаго военнаго генераль-губернатора Панкратьева.

Государь говорилъ такъ сильно и ясно, что рѣчь его не могла не произвести самаго глубокаго впечатлѣнія на слушателей. Видя, какъ

оно выражалось на ихъ лицахъ, и не сомнѣваясь, что всѣ газеты немедленно заговорятъ объ этой достопамятной рѣчи, я попросилъ Панкратьева тотчасъ положить ее на бумагу, чтобы передачею въ истинномъ видѣ словъ государя въ печати парализовать всѣ могущіе возникнуть вымыслы и преувеличеніе.

Эта рѣчь дѣйствительно и появилась во всѣхъ современныхъ журналахъ въ томъ самомъ видѣ, какъ была записана Панкратьевымъ подъ моимъ наблюденіемъ. Она произвела огромное дѣйствіе на поляковъ, которые, находя ее строгою, однако же во всѣхъ частяхъ правдивою, ласкали себя надеждою, что слова ихъ монарха предвѣщаютъ конецъ заслуженной ими опалы 1. И хотя наши враги и либералы всѣхъ странъ

- 1 Приводимъ здёсь рёчь, сказанную императоромъ Николаемъ депутатамъ Варшавы.
- «Я знаю, господа, что вы хотъли обратиться ко мит съ ръчью; я даже знаю ея содержаніе, и именно для того, чтобы избавить васъ отъ лжи, я желаю, чтобы она не была произнесена предо мною. Да, господа, для того, чтобы избавить васъ отъ лжи, ибо я знаю, что чувства ваши не таковы, какъ вы меня въ томъ хотите увърить.
- «И какъ мнѣ имъ вѣрить, когда вы мнѣ говорили то же самое наканунѣ революціи? Не вы ли сами, тому иять лѣтъ, тому восемь лѣтъ, говорили мнѣ о вѣрности, о преданности и дѣлали мнѣ такія торжественныя завѣренія преданности? Нѣсколько дней спустя, вы нарушили свои клятвы, вы совершили ужасы.
- «Императору Александру I, который сдѣлалъ для васъ болѣе, чѣмъ русскому императору сдѣдовало, который осыпалъ васъ благодѣяніями, который покровительствовалъ (vous a favorisés) вамъ болѣе, чѣмъ своимъ природнымъ подданнымъ, который сдѣлалъ изъ васъ націю самую цвѣтущую и самую счастливую, императору Александру I вы заплатили самою черною неблагодарностью.
- «Вы никогда не хотѣли довольствоваться самымъ выгоднымъ положеніемъ и кончили тѣмъ, что сами разрушили свое счастье. Я вамъ говорю правду, чтобы уяснить наше взаимное положеніе, и для того, чтобы вы хорошо знали, чего держаться, такъ какъ я вижу васъ и говорю съ вами въ первый разъ послѣ смутъ.
- «Господа, нужны дѣйствія, а не слова. Надо, чтобы раскаяніе имѣло источникомъ сердце; я говорю съ вами не горячась, вы видите, что я спокоенъ; я не злопамятенъ и буду вамъ дѣлать добро вопреки васъ самихъ. Фельдмаршалъ, находящійся здѣсь, приводить въ исполненіе мои намѣренія, содѣйствуетъ примѣненію моихъ воззрѣній и также печется о вашемъ благосостояніи. (При этихъ словахъ члены депутаціи кланяются фельдмаршалу).
- «Господа, что же доказывають эти поклоны? Прежде всего, надо выполнять свои обязанности и вести себя, какъ слъдуетъ честнымъ людямъ. Вамъ предстоитъ, господа, выборъ между двумя путями: или упорствовать въ мечтахъ о независимой Польшъ, или жить спокойно и върноподданными подъ моимъ правленіемъ.
- «Если вы будете упрямо ледъ́ять мечту отдъльной паціональности, независимой Польши и всѣ эти химеры, вы только накличете на себя большія несчастія. По поведъ́нію моему воздвигнута здъ́сь цитадель, и и вамъ объявляю, что при малѣйшемъ возмущеніи я прикажу разгромить вашъ городъ, я разрушу Варшаву, и ужъ, конечно, не я отстрою ее снова.
- «Мнѣ тяжело говорить это вамъ, очень тяжело государю обращаться такъ съ своими подданными; но я говорю это вамъ для вашей собственной пользы. Отъ васъ, господа, зависъть будетъ заслужить забвеніе прошедшаго. Достигнуть этого вы можете лишь своимъ поведеніемъ и своею преданностью моему правительству.
- «Я знаю, что ведется переписка съ чужими краями, что сюда присыдають предссудительныя сочиненія, и что стараются развращать умы. Но при такой границѣ,

посившили выставить эти слова, какъ живое доказательство враждебнаго духа, гивздящагося еще въ Польшв противъ ея царя, и какъ выраженіе продолжающагося въ немъ самомъ раздраженія и чувства мести противъ поляковъ, однако люди благоразумные и безпристрастные видвли въ рвчи императора Николая напротивъ отголосокъ благородной искренности и твердости монарха, который, не обращаясь къ обыденнымъ фразамъ милости и объщаній, предпочитаетъ имъ, какъ въ бесёдв отца, слова не прикрашенной, вразумляющей дътей его истины.

Послѣ этой аудіенціи государь въ коляскѣ съ княземъ Паскевнчемъ поѣхалъ по варшавскимъ улицамъ и осмотрѣлъ Александровскую цитадель, которая уже была не только почти совсѣмъ устроена, но и вооружена орудіями, направленными на Варшаву, въ подтвержденіе словъ государя о грозящей городу, въ случаѣ новой дерзкой попытки, неизбѣжной карѣ. Посреди цитадели уже возвышался и тотъ намятникъ, котораго сооруженіе императору Александру предназначено было народнымъ представительствомъ въ 1830 году, за нѣсколько мѣсяцевъ до безразсуднаго приговора, произнесеннаго тѣмъ же самымъ собраніемъ о сверженіи съ престола преемника благодѣтеля Польши.

Следующую ночь мы провели въ Новогеоргіевске, где государь осмотрель войска и всё укрепленія, также уже почти оконченныя, и присутствоваль на одномъ изъ крепостныхъ валовъ при опытахъ надъ новыми ракетами, которыми, мене чемъ въ полчаса, были разрушены широкія аппроши, вооруженныя осадными орудіями. Потомъ, отоб'єдавъ наскоро, мы отправились въ Брестъ-Литовскій, становившійся также первостепенною крепостію, и после трехъ дней, посвященныхъ осмотру и маневрированію корпуса генерала Крейца, поехали въ Кієвъ.

Вслѣдствіе посланнаго мною туда впередъ приказанія не дожидаться государя, если онъ будеть позже 9-ти часовъ вечера, мы, пріѣхавъ уже почти въ полночь, застали иллюминацію потухающею, площадь передъ Печерскою лаврою совершенно безлюдною и самую церковь запертою. Вся обитель, эта колыбель русскаго иночества, которую намъ никогда не случалось видѣть иначе, какъ кипящею народомъ, была погружена

какъ ваша, наилучшая полиція въ мірѣ не можетъ воспрепятствовать тайнымъ сношеніямъ. Старайтесь сами замѣнить полицію и устранить зло.

«Хорошо воспитывая своихъ дётей и внушая имъ начала религіи, вёрность государю, вы можете пребыть на добромъ пути.

«Среди всѣхъ смутъ, волнующихъ Европу, и среди всѣхъ ученій, потрясающихъ общественное зданіе, Россія одна остается могущественною и неприкосновенною.

«Повърьте миъ, господа, принадлежать Россіи и пользоваться ея покровительствомъ есть истинное счастіє. Если вы будете хорошо вести себя, если вы будете выполнять всъ свои обязанности, то моя отеческая попечительность распространится на всъхъ, васъ, и, несмотря на все происшедшее, мое правительство будетъ всегда заботиться о вашемъ благосостояніи.

«Помните хорошенько, что я вамъ сказалъ».

#### ДОПОЛНЕНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

въ сонъ и безмолвіе. Мий едва удалось отыскать монаха, который намъ отперъ двери собора. Пока онъ зажигалъ ийсколько містныхъ свійчей, только одна лампада, тускло теплившаяся передъ иконою, освіщала наши шаги подъ этими древними сводами. Государь запретилъ сказывать о своемъ прибытіи митрополиту и кому либо изъ братіи и, припавъ на коліни, боліве четверти часа провель въ уединенной, благоговійной молитві о своей семьй и своемъ царстві. Въ таинственномъ полумракі этого величественнаго храма, пережившаго столько віковъ, вызывавшаго въ душі столько религіозныхъ и историческихъ воспоминаній, насъ было всего лишь трое, и я не помню, чтобы мий случалось когда нибудь въ жизни молиться съ такимъ умиленіемъ. Ночь и окружавшая насъ тишина еще боліве располагали къ благочестивымъ думамъ, чёмъ торжественность церковнаго обряда и стеченіе народа.

Государь остановился у генералъ-губернатора, графа Гурьева, и утромъ вновь осмотрѣлъ, въ числѣ другихъ общественныхъ заведеній, университетъ св. Владимира, въ аудиторіи котораго уже начинало стекаться значительное число уроженцевъ западныхъ губерній.

Укранленія вокруга Кіева заматно подвинулись впереда са посладняго посъщенія нами этого города, и огромная оборонительная казарма уже была подведена подъ крышу. Она особенно порадовала государя тъмъ, что для ея цоколя былъ употребленъ камень, не уступавшій въ красотъ граниту и даже походившій на лабрадоръ, который отыскали по личнымъ его указаніямъ, вопреки общему мнѣнію, утверждавшему, что въ этомъ крав не существуетъ камня. Между твмъ выпавшій уже въ довольно большомъ количествъ снътъ значительно затруднялъ переходы наши по необитаемымъ пустырямъ, по которымъ мы пробирались къ укръпленіямъ съ дъятельною живостью, отличавшею императора Николая, особенно во всемъ, касавшемся до инженерной части. По осмотръ этихъ украпленій и потомъ небольшого отряда войскъ, государь возвратился домой и вскор' вышель къ собраннымъ, по его приказанію, въ залахъ графа Гурьева университетскимъ студентамъ и воспитанникамъ другихъ учебныхъ заведеній, которыхъ милостиво увѣщевалъ хорошо себя вести, старательно учиться и въ особенности прилежать къ русскому языку, исключенному дотолѣ глупымъ польскимъ патріотизмомъ изъ круга домашняго воспитанія.

Среди этой толпы молодыхъ людей вдругъ явился англійскій посолъ лордъ Дургамъ, отправившійся къ своему петербургскому посту чечезъ Константинополь и Одессу, чтобы увѣриться собственными глазами въ отношеніяхъ Россіи къ Портѣ и въ приготовленіяхъ нашихъ на Черномъ морѣ, въ которыхъ англійское министерство все еще доискивалось чего-то непріязненнаго противъ Турціи. Дургамъ на дѣлѣ убѣдился въ противномъ. Съ одной стороны, султанъ въ пріемной своей

## императоръ николай первыи

аудіенціи поручиль ему кланяться императору Николаю, какъ велпкодушному своему союзнику и покровителю, а, съ другой, для опроверженія неосновательныхъ опасеній лондонскаго кабинета, государь просиль Дургама послать въ наши черноморскіе порты англійскаго морского офицера, принадлежавшаго къ посольской свитѣ, пригласивъ двухъ другихъ офицеровъ той же свиты сопровождать себя въ дальнѣйшемъ пути и присутствовать при смотрахъ войскъ; и то и другое Дургамъ принялъ съ благодарностію.

Онъ быль поражень всёмь, дотолё имъ встрёченнымь въ Россіи, въ особенности же качествами нашихъ высшихъ мёстныхъ чиновниковь, въ сравненіи съ тёми, которымъ обыкновенно ввёряется мёстное управленіе въ Англіи. Все, что ни видёлъ онъ у насъ, говорило въ нашу пользу и совершенно уничтожало предуб'єжденія, вывезенныя Дургамомъ съ собою изъ своего отечества; гдё онъ ожидаль найти произволъ и б'ёдность, тамъ ему представлялись напротивъ порядокъ, безопасность и довольство, и онъ продолжалъ свой путь къ нашей столиц'є, исполненный чувствъ удивленія къ благородному характеру императора Николая и къ огромнымъ средствамъ его державы.

Послѣ прекраснаго обѣда у графа Гурьева мы поѣхали ночевать къ графинѣ Браницкой въ Бѣлую Церковь, въ окрестностяхъ которой были собраны 4-й корпусъ подъ командою генерала Кайсарова и 1.600 человѣкъ безсрочноотпускныхъ, которые послѣ 20-ти лѣтъ, проведенныхъ во фронтѣ, доживали остальныя пять лѣтъ своей срочной службы въ отпуску въ сосѣдственныхъ губерніяхъ. Этотъ классъ людей созданъ былъ по личной мысли императора Николая, наперекоръ сильнымъ возраженіямъ многихъ лицъ, въ томъ числѣ и моимъ.

Я находиль въ этой новой мѣрѣ лишь однѣ невыгоды для арміп въ томъ, что она теряла заслуженнѣйшихъ своихъ воиновъ, посѣдѣвшихъ подъ оружіемъ и въ военной дисциплинѣ; а для государства въ томъ, что въ немъ образовывалось новое сословіе, могущее обратиться ему въ тягость и угрожать при безпорядкахъ опасностію общественному спокойствію.

Государь, напротивь, видёль въ этихъ людяхъ на случай войны резервы къ укомплектованію своихъ войскъ, а въ мирное время разсадникъ для замёщенія разныхъ должностей по домашнему хозяйству и въ казенныхъ заведеніяхъ, и считалъ справедливымъ, чтобы солдатамь, утомленнымъ двадцатилётнею службою и отличавшимся неукоризненнымъ поведеніемъ, дана была возможность отдохнуть отъ трудовой жизни, пользуясь спокойнымъ бытомъ на родимомъ пепелищё. Число этихъ людей, не получавшихъ во время отпуска ни жалованья, ни пайковъ, но только сохранявшихъ мундиры и шинели, въ это время простиралось во всемъ государствё уже тысячъ до шестидесяти. Изъ нихъ

упомянутые 1.600 человѣкъ еще впервые были собраны къ смотру, и изъ всего ихъ числа не явились только трое, по неизвѣстнымъ мнѣ причинамъ.

Для принятія начальства надъ сформированными изъ нихъ временными командами созваны были офицеры, находившіеся въ тѣхъ же губерніяхъ, въ годовомъ отпуску, и, по снабженіи безсрочноотпускныхъ оружіемъ и всею нужною амуницією, они образовали изъ себя два баталіона, три эскадрона и артиллерійскую полуроту.

Государь быль восхищень бодрымь видомъ и отличною выправкою этихъ людей, представлявшихъ осуществление одной изъ любимыхъ его идей. Распуская ихъ снова по домамъ, онъ щедро всфхъ наградилъ.

Корпусъ Кайсарова удовлетворилъ государя менѣе осмотрѣнныхъ имъ въ Калишѣ и Брестъ-Литовскѣ корпусовъ Ридигера и Крейца, и его величество поручилъ фельдмаршалу препмущественно заняться этимъ войскомъ, которое должно было вскорѣ смѣнить въ царствѣ корпусъ Ридигера, переходившій во внутреннія губерніи.

Проведя четыре дня въ Александріи, въ имѣніи графини Браницкой, государь отправился въ Новую Прагу, гдѣ графъ Виттъ показалъ
ему заведенія и запасы кирасирскаго принца Альберта Прусскаго
полка, изумившіе своимъ богатствомъ бывшихъ съ нами англійскихъ
офицеровъ, а оттуда мы продолжали нашъ путь черезъ Полтаву и
Харьковъ въ Чугуевъ, главный пунктъ 1-го корпуса поселенной кавалеріи, находившейся подъ командою генерала Никитина. Здѣсь государь остался совершенно доволенъ сколько фронтовымъ образованіемъ
собранныхъ къ смотру полковъ, столько и обученіемъ кантонистовъ и
всѣми хозяйственными заведеніями и сожалѣлъ, что позднее время года,
при оставшемся еще намъ довольно продолжительномъ объѣздѣ, не
позволяло ему долѣе оставаться съ такимъ превосходнымъ войскомъ.

21-го октября мы прибыли въ Курскъ. Эта губернія съ нѣкотораго времени была довольно худо управляема, и хотя послѣдній губернаторъ ея, богачъ Демидовъ, сыпалъ деньги, чтобы поправить ея положеніе, однако при слабомъ характерѣ и маломъ знаніи дѣла онъ этими деньгами немного принесъ губерніи пользы. Преемникъ его былъ генералъ Муравьевъ 1, человѣкъ очень дѣятельный, очень строгій и ненавидимый всѣми за жестокость его обхожденія и крутой нравъ. Дѣла шли лучше, но неудовольствіе на него господствовало всюду. По представленію Муравьева было смѣщено нѣсколько чиновниковъ, и ни въ одной губерніи меня не осыпали такимъ огромнымъ числомъ просьбъ и жалобъ на имя государя, какъ въ Курскѣ.

<sup>1</sup> Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ, впослёдствіи министръ государственныхъ имуществъ, виленскій генераль-губернаторъ и графъ.

Въ Орлѣ ожидала насъ 2-я дивизія драгунскаго корпуса. Здѣсь уже выпаль глубокій снѣгъ, и стояли сильные морозы. Въ ту минуту, какъ я скакаль за государемъ, проѣзжавшимъ передъ фронтомъ, моя лошадь, поскользнувшись, упала со всего размаха, и, прежде чѣмъ я успѣлъ подняться, лошади государевой свиты пронеслись черезъ меня и такъ помяли, что я принужденъ былъ сѣсть въ коляску и вернуться домой. Къ счастію, все кончилось нѣсколькими шишками и синяками.

На другой день, послѣ ученья, мы пустились въ путь по страшной погодѣ и по такой же погодѣ прибыли въ Тулу ¹.

Этотъ городъ, за три года передъ тѣмъ, весь выгорѣлъ, и правительство оказало жителямъ его значительныя денежныя пособія деньгами и даровало имъ разныя льготы. Хотя Тула начинала снова возникать изъ пепла, и, между прочимъ, оружейный заводъ возобновилъ прежнюю свою дѣятельность, однако слѣды пожара видны еще были почти повсемѣстно. Государь объѣхалъ всѣ улицы, указывая разныя улучшенія и даруя новыя пособія при благодарныхъ кликахъ бѣжавшаго за нимъ народа.

По мъръ приближенія къ концу нашего странствованія, нетерпъніе государя свидъться съ императрицею все больше и больше возростало, и находя, что мы не довольно скоро подвигаемся впередъ, онъ выталь изъ Тулы въ перекладныхъ пошевняхъ, взятыхъ со станціп, за которыми я слъдоваль въ другихъ такихъ же. Но едва онъ тронулся съ мъста, какъ крики толпы испугали лошадей, и онъ понесли вдоль улицы, образовавшей здъсь довольно крутой спускъ. При видъ явной опасности я совсъмъ растерялся; но государь, ставъ на ноги въ пошевняхъ, схватилъ вожжи и своею атлетическою силою скоро успълъ сдержать лошадей.

Провхавъ нѣсколько станцій далѣе, мы встрѣтили высланныя къ намъ государевы сани и по чудесному первопутку перелетѣли 140 верстъ, отдѣляющія Тулу отъ Москвы, въ 7 часовъ. Изъ Москвы до Царскаго Села мы промчались всего въ 38 часовъ, хотя, по случаю еще не вездѣ установившейся зимней дороги, должны были нѣсколько разъ пересаживаться изъ саней въ коляску.

### 1836-й годъ.

Польскіе эмигранты все еще продолжали питать преступные свои замыслы и тёмъ болѣе прилагали къ нимъ ревности и коварства, чёмъ больше, вслѣдствіе дурного ихъ поведенія за границею, охлаждались тамъ участіе и симпатіи, возбужденныя ихъ дѣломъ въ началѣ возстанія.

1 Рукою императора Николая написано: «Durant l'exercice le chasse neige devint si fort, que deux loups s'égarèrent et se trouvèrent entre deux lignes».

Средоточіемъ и исходною точкою ихъ злоумышленій въ посліднее время сділался Краковъ.

Одинъ полякъ, который наблюдалъ, по моему порученію, за однимъ тайнымъ обществомъ, считавшимъ его въ числѣ значительнѣйшихъ своихъ членовъ, возбудилъ противъ себя подозрѣніе и былъ убитъ близъ Кракова. Гласныя изъявленія ненависти противъ трехъ покровительствующихъ державъ, породивъ нѣсколько соблазнительныхъ сценъ въ этой маленькой и нельпой республикь, привели дворы Петербургскій, Выскій и Берлинскій къ ръшенію положить разъ навсегда конецъ подобнымъ неустройствамъ. Въ назначенный день отряды войскъ русскихъ, австрійскихъ и прусскихъ вступили въ предѣлы республики и, подъ командою австрійскаго генерала, заняли городъ Краковъ. Нікоторые изъ виновниковъ последнихъ сценъ были взяты подъ стражу, другіе успели спастись бътствомъ и перенести въ Парижъ и Лондонъ возгласы свои противъ этого «нарушенія народнаго права», хотя одна статья Вѣнскаго трактата именно уполномочивала три державы къ возстановленію въ Краков'в порядка, если бы м'встныя средства оказались недостаточными къ тому или худо направляемыми.

Иностранные журналы разразились ругательствами противъ «акта тираніи деспотическихъ правительствь», послідоваль обмінь нісколькихь ноть, и діло тімъ и покончилось. Спустя нісколько неділь, союзныя войска выступили изъ республики, оставивъ въ ней австрійскій отрядь, который, по всей віроятности, никогда уже оттуда не выйдеть.

Краковская республика была, конечно, однимъ изъ несчастиъйшихъ и противныхъ всякой здравой политикъ произведеній Вѣнскаго конгресса, и сохраненіе этого притона польской національности въ самомъ средоточіи польскихъ владѣній трехъ державъ, равно, какъ созданіе конституціоннаго Польскаго царства, имѣли весь видъ ухищреній, изобрѣтенныхъ врагами Россіи, тогда какъ, напротивъ, то и другое было исключительнымъ порожденіемъ всемогущей воли императора Александра. Эти либеральные порывы со стороны самодержавнаго монарха, наперекоръ мнѣнію и совѣтамъ довѣреннѣйшихъ его сановниковъ и интересамъ его народа, всегда останутся одною изъ загадокъ нашего вѣка.

Балы и другія зимнія увеселенія въ С.-Петербургѣ приближались къ концу съ наступленіемъ масленицы, къ которой, по обыкновенію, вся Адмиралтейская площадь покрылась балаганами.

2-го февраля, въ воскресенье, съ часа пополудни, всё они наполнились зрителями. Въ одномъ самомъ обширнъйшемъ изъ нихъ и наиболе посещаемомъ публикою давала свои представленія труппа Лемана; балаганъ этотъ могъ вмёстить въ себё слишкомъ 500 человёкъ, и въ немъ всё мёста всегда были заняты. Я только что сёлъ обёдать, какъ

увидёль въ окно густой дымъ, поднимавшійся съ площади, вслёдствіе чего тотчась туда поспёшилъ, но былъ предупрежденъ государемъ.

Онъ ходилъ, крайне разстроенный, кругомъ Лемановскаго балагана, который пылаль сверху донизу, и сквозь одну ствну котораго, прорубленную топорами, виднелась масса искаженных и полуобгорелыхъ тёль одно надъ другимъ. Пожарные лёзли въ пламя, чтобы вытаскивать тёхъ изъ несчастныхъ, въ которыхъ оставались еще признаки жизни, и складывали вынесенныхъ на снъгъ, а отсюда ихъ перевозили въ ближайшія залы Адмиралтейства, для поданія первой помощи. Все это, вмёстё съ стонами лежавшихъ на снёгу, съ воплемъ тёхъ, которые, успавъ сами выбъжать въ началъ пожара, разлучены были отъ родныхъ, оставшихся въ зданія, наконецъ съ общимъ ужасомъ народа, столнившагося вокругъ этого страшнаго зрѣлища, представляло самую раздирательную картину. Матери искали детей, оторванныхъ отъ нихъ во время безпорядочнаго бътства или отставшихъ отъ страха, мужья звали своихъ женъ, а полиція работала съ самоотверженіемъ и усердіемъ, превосходившими всякую похвалу. Государь, стоя возлѣ самаго балагана и подвергаясь ежеминутной опасности отъ валившихся отовсюду горящихъ бревенъ и досокъ, отдавалъ свои приказанія со всею заботливостію отца, спасающаго своихъ д'втей; его настоящая горесть, весь его видъ имѣли что-то поразительное, тронувшее всѣхъ свидътелей этого бъдствія. Онъ старался ободрять пожарныхъ, ускорять поданіе помощи извлекаемымъ изъ пламени еще живыми и утівшать твхъ, которые окружали его въ слезахъ. Всф среди ужасовъ этой плачевной сцены смотръли на него, какъ бы на ангела-храни-

46 человѣкъ, болѣе или менѣе изуродованныхъ, было спасено, а слишкомъ 100 тѣлъ вытащено изъ огня мертвыми; прочіе исчезли съ самымъ балаганомъ, который сгорѣлъ до тла, оставивъ по себѣ на снѣгу огромное черное пятно, еще въ продолженіе нѣсколькихъ дней свидѣтельствовавшее о несчастіи, поразившемъ столько семействъ.

Огонь показался сперва между кулисами, которыя были вскор имъ совсемъ объяты. Занавесь въ то время былъ опущенъ, но когда Леманъ убедился, что не будетъ въ силахъ совладеть съ пожаромъ, то велель поднять занавесь и закричалъ зрителямъ, чтобы они спасались. Въ первую минуту подумали, что это какой нибудъ фарсъ съ его стороны; но когда увидели, что дело не на шутку, все бросились къ выходамъ; сидевше въ первыхъ местахъ довольно легко вышли изъ балагана, остальные же, и это была самая большая часть, занимавше амфитеатръ, которымъ надо было спускаться къ дверямъ по лестницамъ, опрокидываясь другъ на друга, стеснились до такой степени,

что только самымъ первымъ можно было вырваться изъ горѣвшаго зданія <sup>1</sup>.

Государь оставиль площадь тогда лишь, когда всё его приказанія были исполнены, и велёль доносить себё ежедневно утромь и вечеромь о положеніи несчастныхь, спасенныхь изъ огня. Часъ спустя, онъ прислаль за мною. Я нашель его въ слезахъ и глубоко пораженнаго ужаснымь зрёлищемь, котораго онъ быль свидётелемь. Послёдовало повелёніе составить комитеть изъ меня, губернскаго предводителя дворянства, князя В. В. Долгорукова, и генераль-адъютанта Дьякова, чтобы привести въ извёстность число жертвъ этого несчастнаго приключенія и положеніе оставшихся послё нихъ семействь, для оказанія пособія неимущимъ и призрёнія сироть. Сумма, назначенная въ распоряженіе этого комитета изъ казны, вскорё увеличилась 30.000 рублей, собранными по подпискё, въ которой участвоваль и весь императорскій домъ. Всё были призрёны и обезпечены. Печальное утёшеніе для пережившихь, но единственное, которое было во власти человёческой!

На Оттоманской Порт'в оставалась еще значительная недоимка въ счетъ суммы, сл'вдовавшей Россіи по Адріанопольскому трактату. При разстройств'в финансовъ Турціи, всл'вдствіе возстанія египетскаго паши и бунта въ н'вкоторыхъ другихъ изъ ея областей, государь сложилъ всю эту недоимку и такимъ образомъ великодушно изгладилъ посл'вдніе сл'вды войны, вынужденной въ 1828 году непріязненными д'в'йствіями султана.

Силистрія, остававшаяся въ нашихъ рукахъ въ видѣ залога по этому дѣлу, была сдана туркамъ со всею артиллеріею, которою мы вооружили ея стѣны.

Такая добровольная уступка, сдѣланная вопреки всѣмъ предвидѣніямъ европейскихъ державъ, несказанно обрадовала султана, пріятно изумила кабинеты Вѣнскій, Лондонскій и Парижскій и прекратила на минуту всякое злословіе, такъ что даже наиболѣе враждебные Россіп журналы принуждены были, по крайней мѣрѣ, временно смолкнуть.

Въ зиму 1836 года, въ постоянномъ попеченіи объ улучшеніи всёхъ частей управленія, государь утвердилъ проекты новаго образованія министерствъ военнаго и морского, чрезвычайно упростившіе дѣлопроизводство, далъ новыя преимущества дворянству царс¬ча Польскаго, поставленному, по Наполеонову кодексу, въ урове. со всѣми другими сословіями, и Чесменскій дворецъ, сооруженный императрицею Екатериною II въ воспоминаніе знаменитой побѣды графа Орлова надъ турецкимъ флотомъ, предназначиль обратить въ заведеніе

<sup>1</sup> Извѣстно, что давка, сдѣлавшаяся причиною погибели нѣсколькихъ сотъ человѣкъ, произошла главнѣйшимъ образомъ отъ того, что всѣ двери балагана отпирались внутрь его.

для призрѣнія престарѣлыхъ инвалидовъ, не имѣющихъ возможности снискать себѣ пропитаніе. Послѣ соотвѣтственныхъ тому перестроекъ и распространенія зданій этотъ инвалидный домъ былъ торжественно освященъ 30-го іюня, въ присутствін всего императорскаго дома и знатныхъ саповниковъ.

Съ наступленіемъ лѣта гвардейскій корпусъ выступиль въ лагерь, а дворъ переѣхалъ въ Александрію близъ Петергофа. Десятилѣтніе неусыпные труды довели нашъ флотъ до предназначенной ему степени комплекта, и государь пожелалъ обозрѣть его въ полномъ составѣ. Никогда еще Балтика не видѣла такой многочисленной морской силы, и весь блескъ этого зрѣлища императоръ Николай положилъ посвятить памяти великаго ея зиждителя. На сей конецъ былъ вывезенъ изъ Петербургской крѣпости тотъ маленькій ботъ, на которомъ нѣкогда Петръ Великій плавалъ и учился первымъ началамъ морского искусства на окрестныхъ въ Москвѣ озерахъ, и которому, тридцать лѣтъ спустя, онъ воздалъ такую честь на Кронштадтскомъ рейдѣ, среди военныхъ нашихъ судовъ, уже покрытыхъ лаврами побѣдъ надъ шведами.

Ботъ, по отсалютованіи ему всёми орудіями Петербургской крёпости, былъ перевезенъ при почетномъ караулё въ Кронштадтскій портъ. Затёмъ 3-го іюля, для срётенія этого праотца нашего флота, были выстроены на Кронштадтскомъ рейдё 26 линейныхъ кораблей въ первой, 16 фрегатовъ во второй и какихъ нибудь 20 легкихъ судовъ въ третьей линіи; въ самомъ Кронштадтё— гребная флотилія и наконецъ передъ флотомъ— фрегаты, бриги и яхты съ кадетами морского корпуса, всего 92 вымпела.

По прівздв изъ Петергофа государя, со всвить императорскимъ домомъ, военною свитою и множествомъ приглашенныхъ кавалеровъ и дамъ, «Ижора», везшая царскую фамилію, стала у линіи флота, и тогда показался пароходъ «Геркулесъ», посреди котораго, на обитыхъ краснымъ сукномъ подмосткахъ, возвышался знаменитый ботъ, съ императорскимъ надъ нимъ флагомъ и стоявшими вокругъ на стражв адмиралами, офицерами и дворцовыми гренадерами. Минута, въ которую при появленіи его раздался общій залиъ съ крвпостныхъ ствиъ, съ флотиліи и всего флота, была истинно величественна и поразительна. Она походила какъ бы на духовную церемонію, невольно внушавшую благоговвніе, или на надгробное слово, произносимое въ честь исполинской твни зиждителя и морскихъ силъ и всего величія Россіи. Вслвдъ затвмъ всв суда расцветились флагами. Въ этотъ день выведенный изъ забвенія ботъ праздновалъ свое воскресеніе точно такъ же, какъ и русскій флотъ воскрешенъ былъ мощною волею Николая.

Черезъ два дня всѣ суда пошли въ море. Государь на «Геркулесѣ» вскорѣ ихъ настигъ. Съ его величествомъ ѣхалъ лордъ Дургамъ, а од-

ному морскому капитану англійской службы данъ былъ особый корветь, чтобы открыть ему возможность еще лучше изучить устройство нашего флота, съ его достоинствами и недостатками, что произвело на этихъ господъ чрезвычайно благопріятное впечатлівне въ пользу прямоты и искренности императора Николая.

Несмотря на свѣжую погоду и очень спльный вѣтеръ, государь цѣлый день оставался на платформѣ надъ колесами, наблюдая за маневрами и давая сигналы. Подъ вечеръ мы бросили якорь въ маленькой бухтѣ у береговъ острова Гохланда, и когда фрегатъ, на которомъ находился генералъ-адмиралъ, великій князъ Константинъ Николаевичъ, сталъ по полученному имъ приказанію вблизи нашего парохода, то государь съѣхалъ на него, чтобы обнять молодого своего сына, готовимаго имъ быть нѣкогда душею нашихъ морскихъ силъ. Остальныя суда крейсировали въ эту ночь вокругъ острова; но къ утру противный намъ вѣтеръ такъ разыгрался, что флоту данъ былъ сигналъ итти обратно къ Кронптадту; на пути же, когда солнце разсѣкло висѣвшія надъ нами тучи, и вѣтеръ нѣсколько пріутихъ, государь велѣлъ судамъ раздѣлиться на двѣ половины и атаковать другъ друга. Маневры эти продолжались нѣсколько часовъ и были исполнены отчетливо, съ полнымъ знаніемъ дѣла и къ совершенному удовольствію государя и его гостей.

Съ окончаніемъ этихъ морскихъ смотровъ наступала очередь сухопутныхъ. Къ гвардейскому корпусу присоединился гренадерскій, пришедшій изъ Новгородскихъ поселеній, и въ маневрахъ, продолжавшихся нѣсколько дней и доведшихъ насъ до Гатчины, Сиворицъ и Кипени, приняло участіе около 60.000 человѣкъ. Государь былъ неутомимъ: цѣлый день на конѣ подъ дождемъ, вечеромъ у бивачнаго огня, въ бесѣдѣ съ молодыми людьми своей свиты или въ рядахъ войскъ, окружавшихъ его маленькую палатку, онъ большую часть ночи проводилъ за государственными дѣлами, которыхъ теченіе нисколько не замедлялось отъ этого развлеченія государя съ своими войсками, составлявшаго, по его сознанію, единственное и истинное для него наслажденіе.

Именно во время самаго разгара военныхъ увеселеній сего рода разсмотрѣнъ и утвержденъ былъ государемъ новый рекрутскій уставъ, значительно облегчившій эту народную тягость и черезъ раздѣленіе государства для очередного ея отправленія на двѣ полосы приведшій рекрутство въ размѣры обыкновенной повинности; вмѣстѣ съ уставомъ обнародованы были особыя инструкціи для флигель-адъютантовъ и жандармскихъ офицеровъ, которыхъ съ нѣкотораго времени государь началъ командировать по губерніямъ, для надзора за порядкомъ и правильностію при сдачѣ и свидѣтельствованіи рекрутъ.

8-го августа, въ полночь, мы выбхали изъ Петергофа по Московскому тракту, и насъ везли такъ скоро, что 9-го утромъ я разбудиль

государя, спавшаго во всю дорогу, уже у Новгородской заставы. По осмотрѣ имъ въ Новгородѣ нѣсколькихъ резервныхъ баталіоновъ и рекрутъ, а въ Подсолнечной Горѣ 16-й пѣхотной дивизіи, мы прибыли къ ночи 10-го числа въ Москву, гдѣ трехдневное наше пребываніе прошло точно такъ же, какъ и въ прежніе наши пріѣзды, въ осмотрахъ, ученіяхъ, разъѣздахъ и безпрестанной дѣятельности.

Изъ древней нашей столицы мы отправились 13-го числа въ полночь черезъ Владимиръ, Ковровъ, Вязники и Горбатовъ въ Нижній, куда насъ ожидали только къ ночи, а между темъ мы прибыли въ часъ пополудни. Во время провзда по улицамъ и по спуску съ горы, ведущему къ Волгъ, никто насъ не узналъ, и уже только на мосту, соединяющемъ городъ съ островомъ, на которомъ располагается ярмарка, вдругъ замѣтили государя, и вѣсть о его пріѣздѣ пронеслась, какъ электрическая искра. Мостъ мгновенно наполнился народомъ, и лишь съ величайшимъ трудомъ мы могли пробраться сквозь толпу ко дворцу, занимаемому на время ярмарки губернаторомъ, и гдѣ государь намѣревался остановиться, чтобы быть въ центрѣ торговаго движенія. Здѣсь восторгь народный превзошель все, что мнв до твх поръ случалось видъть: это быль общій энтузіазмь всей имперіи и всёхь населяющихъ ее разнообразныхъ народовъ и племенъ. Къ ярмаркѣ собрались купцы, ремесленники, извозчики и рабочіе изъ всёхъ губерній, въ числѣ слишкомъ 260.000; все это хотѣло видѣть государя и поклониться ему; площадь передъ дворцомъ, аркады, образующія нижній его этажъ, и вев окрестныя улицы представляли одну сплошную массу народа, не перестававшую оглашать воздухъ своими кликами.

Къ прівзду государя явились въ Нижній, по его волв, министръ финансовъ, графъ Канкринъ, и главноуправляющій путями сообщенія и публичными зданіями, графъ Толь.

На слѣдующій день, отслушавъ литургію въ ярмарочномъ соборѣ, государь принялъ мѣстное доорянство и депутатовъ отъ купечества разныхъ губерній, и послѣ продолжительной бесѣды о ярмарочной торговлѣ и о препятствіяхъ, полагаемыхъ ея развитію дурными дорогами, тутъ же велѣлъ графу Толю заняться этимъ предметомъ и, въ особенности, средствами къ уничтоженію страшной грязи, которою при малѣйшемъ дождѣ покрывалось все занятое ярмаркою пространство. Потомъ государь обозрѣвалъ ряды лавокъ и магазиновъ, а также работы по спуску къ рѣкѣ и другія, указанныя имъ въ послѣднее здѣсь пребываніе; наконецъ, имѣя въ виду объѣхать въ будущемъ году кавказскія и закавказскія наши владѣнія, велѣлъ представить себѣ купцовъ астраханскихъ, тифлисскихъ, кизлярскихъ, армянскихъ, дербентскихъ и ширванскихъ, вслѣдъ за которыми принялъ еще бухарцевъ, мордвинъ, черемисовъ и чувашей, со всѣми ими долго и милостиво разговаривая.

Происходилъ еще при насъ въ Нижнемъ смотръ собранныхъ изъ ближайшихъ губерній безсрочноотпускныхъ, въ числѣ 392 унтеръофицеровъ и 2.200 рядовыхъ, которые восхитили государя своимъ здоровымъ и веселымъ видомъ. Сверхъ того исходатайствовали позволеніе представиться ему и вышедшіе въ чистую отставку солдаты, которыхъ находилось тутъ около ста, и которымъ всѣмъ роздано было денежное награжденіе. При осмотрѣ безсрочноотпускныхъ, происходившемъ за городомъ, стеченіе народа и давка были такъ велики, что коляска государя едва могла къ нему проѣхать, а мы всѣ добрались до нашихъ экипажей только съ опасностію жизни.

Дождливая погода и топкая грязь побудили государя продолжать путь изъ Нижняго въ Казань не сухимъ путемъ, а Волгою, на принадлежавшемъ одному астраханскому купцу пароходѣ, который весь вычистили и приготовили для этой цѣли. Я устроилъ на палубѣ кухню; трюмъ, по удаленіи изъ него всей клади, превратилъ въ комнату съ маленькими отдѣленіями для свиты; для самого государя отгородилъ хорошенькую каюту, оклеивъ ее обоями, и наконецъ велѣлъ запастись нужною на весь путь провизіею.

18-го августа государь съть на этотъ пароходъ у моста. Все ярмарочное население стеклось проводить его, и какъ мостъ, такъ и оба берега, до домовыхъ крышъ, были усыпаны народомъ, занявшимъ также всѣ барки и лодки на рѣчкѣ. Это огромное многолюдство на сушѣ и на водѣ, этотъ лѣсъ мачтъ, унизывавшихъ рѣку, вмѣстѣ съ криками народа и звономъ всѣхъ колоколовъ, придали нашему отъѣзду нѣчто истинно величественное. Надо только было итти самымъ медленымъ ходомъ и брать всевозможныя предосторожности, чтобы не наѣхатъ на которую либо изъ барокъ, или не потопить маленькихъ лодокъ, тѣснившихся вокругъ нашего парохода.

Къ сожалѣнію, погода была не хороша, и намъ при нашемъ плаваніи лишь по временамъ удавалось любоваться видомъ Волжскихъ береговъ, въ этихъ мѣстахъ столько же разнообразныхъ, сколько населенныхъ, и мелькавшихъ передъ нашими глазами съ соединенною быстротою рѣчного теченія и увлекавшихъ насъ паровъ. Рыбаки, искусно причаливая къ нашему судну, бросали въ него рыбу; депутаціи отъ городовъ и селеній въ маленькихъ лодкахъ подвозили намъ хлѣбъ и соль; мужчины и женщины входили въ воду по поясъ, чтобы только поближе наглядѣться на своего родимаго, появленіе котораго въ этихъ мѣстностяхъ было неслыханнымъ дивомъ.

20-го августа, на разсвѣтѣ, мы завидѣли берега Казани и, чтобы не пріѣхать слишкомъ рано, уменьшили нашъ ходъ.

На берегу ожидалъ военный губернаторъ Стрекаловъ съ экипажами для нашего перевзда въ городъ, отстоящій отъ Волги въ 6-ти верстахъ.

Государь быль удивлень царствовавшею въ Казани опрятностію, множествомь украшающихъ ее изящныхъ церквей и другихъ зданій и видомъ общаго довольства, проявлявшагося въ экипажахъ, нарядахъ и магазинахъ. Мнѣ, бывшему въ Казани 34 года тому назадъ, она показалась совсѣмъ новымъ городомъ.

Проёхавъ съ большимъ трудомъ въ соборъ сквозь толиу народа, между которымъ магометане нисколько не уступали въ усердіи кореннымъ русскимъ, мы оттуда пошли пѣшкомъ по стѣнамъ древняго кремля, нѣкогда столь долго сопротивлявшагося московскому могуществу. При этой прогулкѣ у государя родилась мысль возобновить во вкусѣ той эпохи, когда надъ Россіею еще тяготѣло татарское иго, старинный ханскій дворецъ, мѣсто котораго еще указывала одна сохранившаяся башня, и онъ велѣлъ представить себѣ планъ сего возобновленія. Потомъ мы осмотрѣли разныя новыя постройки и городскія заведенія, въ томъ числѣ университетъ, гдѣ государь остался въ особенности доволенъ обсерваторіею и залами рекреаціонною и библіотекою, отзываясь, что университетское зданіе вообще есть лучшее, какое ему когда либо случалось видѣть въ этомъ родѣ.

На слѣдующій день государь велѣлъ представить себѣ мужчинъ и женщинъ всѣхъ разнородныхъ племенъ, населяющихъ Казанскую губернію, въ праздничныхъ національныхъ ихъ нарядахъ. Татарки, никогда не снимающія своихъ покрывалъ въ присутствіи мужчинъ, рѣшились, однако же, сдѣлать изъятіе для своего царя и, казалось, очень были польщены честью представить ему собою образцы своей народности. Государь вникалъ въ подробности ихъ костюмовъ, милостиво со многими разговаривалъ и велѣлъ мнѣ надѣлить всѣхъ подарками для ихъ туалетныхъ принадлежностей, что несказанно обрадовало этихъ дамъ.

За городомъ государь осматривалъ оба мъстные гарнизонные баталіона и безсрочноотпускныхъ Казанской губерніи, собранныхъ подъначальствомъ храбраго генерала Скобелева, у котораго оставалась одна только рука, и та только съ двумя пальцами. Поступивъ въ военную службу изъ солдатскихъ рекрутъ, онъ за 38 лѣтъ передъ тѣмъ парадировалъ въ Казани на этомъ же самомъ мѣстѣ унтеръ-офицеромъ армейскаго полка, передъ родителемъ императора Николая. Императору Павлу случилась нужда, для которой должно было укрыться отъ глазъ собравшейся къ параду публики; онъ спрятался за ряды, возлѣ самаго Скобелева, и молодой унтеръ-офицеръ такъ полюбился императору, что онъ приказалъ великому князю Александру Павловичу дать ему 200 рублей. Такой богатый подарокъ возбудилъ въ Скобелевѣ охоту и далъ ему возможность купить себѣ книгъ и начать кое-чему учиться; съ этихъ поръ счастіе начало ему благопріятствовать, и онъ, при похвальномъ

поведеніи, отличался такою блестящею храбростію во всёхъ бояхъ, что достигъ наконецъ генералъ-лейтенантскаго чина и званія начальника всей резервной армейской пёхоты. Среди воспоминаній о первыхъ, пменно на этомъ мёстѣ, шагахъ своихъ на служебномъ поприщѣ, онъ не могъ удержаться отъ слезъ, опуская шпагу передъ императоромъ Николаемъ, третьимъ монархомъ, которому несъ вѣрную и честную службу.

Государь, имъя въ виду, что главнъйшую часть Казанскаго населенія составляють татары, пожелаль почтить покорность и неукоризненную върность этихъ своихъ подданныхъ посъщеніемъ соборной ихъ мечети, въ которой муфти встрътилъ его ръчью, выражавшею всю преданность и благодарность его единовърцевъ, глубоко осчастливленныхъ столь необычною царскою милостью. Дъйствительно, на ихъ лицахъ отпечатана была живая радость, которую они продолжали изъявлять громкими кликами, до тъхъ поръ пока наша коляска не скрылась изъ вида.

Наконецъ, государь посѣтилъ еще часовню, воздвигнутую, въ видѣ пирамиды, на Арскомъ полѣ, за городскимъ предмѣстіемъ, на томъ мѣстѣ, гдѣ при Іоаннѣ Грозномъ преданы были землѣ русскіе воины, павшіе во время осады и взятія Казани.

Передъ выйздомъ изъ этого города государь пожаловалъ награды военному губернатору, попечителю учебнаго округа и ийкоторымъ другимъ мёстнымъ чиновникамъ и принялъ балъ отъ тамошияго дворянства.

Ровно въ полночь и прямо съ этого бала мы отправились въ дальнѣйшій путь, при такомъ же стеченіи народа, какъ бы отъѣзжали среди дня. Катеръ вѣдомства путей сообщенія перевезъ насъ черезъ Волгу въ темную, но тихую и пріятную ночь. На той сторонѣ наши экипажи были окружены жителями селенія, которое тянется по берегу на очень большомъ протяженіи.

Спустя полсутки, мы уже были въ Симбирскъ, котораго народонаселеніе тымь больше обрадовалось своему царю, что со временъ Петра Великаго ни одинъ изъ нашихъ монарховъ не посыщалъ этого города. Время здысь, какъ и везды, было проведено въ осмотрахъ, при которыхъ государь въ особенности остался доволенъ Елисаветинскимъ институтомъ, тутъ же получившимъ отъ его щедротъ въ пособіе 10.000 рублей. Сверхъ того, государь призналъ нужнымъ лично обозрыть тотъ длинный и крутой спускъ, идущій къ Волгы, который лишаетъ Симбирскъ всыхъ выгодъ его положенія. Мы спустились въ тарантасахъ, какъ единственномъ возможномъ здысь экипажы, до большого селенія, лежащаго на самомъ берегу Волги и пользующагося тыми удобствами, которыя должны бы принадлежать Симбирску. На возвратномъ пути мы должны были подыматься на другую, еще болые крутую гору,

на которую едва втащили насъ лошади. Оттуда слѣдуя по береговому гребню, на которомъ расположенъ Спмбирскъ, государь послѣ разныхъ ноисковъ самъ указалъ мѣсто для проложенія отлогаго спуска, къ устроенію котораго и велѣлъ немедленно приступить.

Послѣ обѣда мы отправились въ Пензу, куда и прибыли на слѣдующій день въ сумерки. Этоть хорошенькій городокъ и улыбающіяся, покрытыя нивами и полями окрестности его очень понравились государю.

При осмотрѣ, между прочимъ, тюрьмы, его величество даровалъ прощеніе нѣсколькимъ крестьянамъ, содержавшимся въ ней за бунтъ, случившійся въ одномъ изъ Симбирскяхъ удѣльныхъ имѣній. Болѣе же всего обратилъ на себя его вниманіе образцовый садъ, разведенный, по приказанію императора Александра, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Пензы, въ которомъ на большомъ пространствѣ красовались всевозможныя фруктовыя деревья, роскошные цвѣтники и растенія всѣхъ климатовъ, и который служилъ разсадникомъ для сосѣднихъ губерній и предметомъ изученія для садоводовъ. Отличное содержаніе и богатое разнообразіе этого сада тѣмъ болѣе насъ изумили, что мы прежде не подозрѣвали даже и самаго его существованія, а какъ вся заслуга въ семъ новомъ и столь полезномъ дѣлѣ принадлежала нѣмцу садовнику, разведшему и украсившему тотъ садъ, то государь призналъ справедливымъ наградить его Владимирскимъ крестомъ,—милость, отъ неожиданности которой нашъ нѣмецъ едва не умеръ съ радости.

Изъ Пензы мы повхали на Тамбовъ.

### 1837-й голъ.

Зима 1837 года была въ Петербургѣ менѣе обыкновеннаго шумна. На праздникахъ и балахъ отозвалось еще не совсѣмъ возстановившееся здоровье государя, и всѣ гласно выражали единодушное желаніе, чтобы онъ поболѣе берегъ себя, какъ единственный оплотъ благоденствія Россіи и вмѣстѣ какъ страшилище для всѣхъ народныхъ волненій.

2-го марта, присутствуя въ засѣданіп комитета министровъ, я вдругъ почувствовалъ себя такъ дурно, что едва доѣхалъ оттуда къ себѣ и тотчасъ слегъ въ постель; жены и дѣтей моихъ я не засталъ дома, и когда они вернулись, на мнѣ уже не было лица. Послали за моимъ докторомъ, но онъ самъ лежалъ больной, и тогда пригласили Арендта. Онъ подалъ надежду, что не далѣе какъ въ нѣсколько дней поставитъ меня на ноги; но я отвѣчалъ, что онъ ошибается, и что я чувствую себя чрезвычайно дурно, хотя и не могу растолковать, чѣмъ я страдаю. На слѣдующее утро я пригласилъ къ себѣ графа Орлова и просилъ

его взять на себя исполненіе важнѣйшихь дѣль, какія могли бы случиться по моему управленію, и едва успѣль отдать соотвѣтственныя тому приказанія начальникамъ подвѣдомственныхъ мнѣ частей, какъ ослабъ до такой степени, что жизнь моя висѣла на волоскѣ.

Узнавъ объ опасномъ моемъ положеніи, государь тотчась ко мнѣ прівхаль, но, чтобы не напугать меня, показаль видь, будто бы цёлью его прівзда было только переговорить со мною о некоторых делахь; выходя же, накръпко запретилъ моимъ директорамъ вести со мною дъловой разговоръ и даже входить ко мнѣ, а моего зятя, князя Бѣлосельскаго, послаль за другимъ еще докторомъ, такъ что съ моимъ, между тъмъ оправившимся, и съ двумя, которыхъ привезъ еще Арендтъ, этихъ господъ вышло пятеро. При видѣ такого многолюднаго консиліума и всего, что вокругъ меня происходило, я догадался, что нахожусь въ отчаянномъ положеніи; но почти ни на минуту не лишался памяти и не ощущаль безпокойства, свойственнаго умирающимъ. Меня трогало до слезъ попечение обо мнъ всъхъ окружавшихъ; но положение мое, несмотря на многократныя посёщенія врачей, нисколько не удучшалось. Государь им'яль теричніе внимательно слідить за ихъ преніями, происходившими за двѣ комнаты отъ той, гдѣ я лежалъ, и всячески оживлялъ ихъ. Меня облъщили испанскими мухами, горчишниками, піявками, заставляли глотать почти ежеминутно Богъ знаетъ какія микстуры, и я всему этому повиновался съ покорностію ребенка.

Наконецъ, спустя десять дней, опасность какъ будто бы миновала; но вторичный приступъ болезни-последстве слишкомъ шумнаго выраженія радости близкихъ ко мнв—еще болве приблизиль меня къ могилв. Тогда государь, задзжавшій ко мні каждое утро, а не рідко и по вечерамъ, еще строже запретилъ кого нибудь ко мнѣ впускать; самъ же онъ продолжалъ почасту сидъть у моей постели, разсказывать о такихъ новостяхъ, которыя, по его мнвнію, могли меня развлекать безъ обремененія моихъ умственныхъ силъ, въ особенности же объ участіи, которое возбудила моя болезнь во всехъ сословіяхъ, и о письмахъ, полученныхъ по случаю ея изъ разныхъ городовъ. Это общее участіе превзошло всѣ самыя тщеславныя мои надежды; домъ мой сдёлался м'естомъ сборища для бъдныхъ и богатыхъ, для знатныхъ и для людей, совершенно независимыхъ по своему положенію, для дамъ высшаго общества, какъ и для простыхъ мѣщанокъ: всѣ хотѣли знать, что со мною дѣлается; лѣстница была уставлена людьми, присылавшимися отъ своихъ господъ, а улица передъ домомъ-толною народа, приходившаго навѣдываться о моемъ здоровьѣ.

Государь, выходя отъ меня, лично удостоивалъ передавать имъ самыя свъжія въсти.

Въ православныхъ церквахъ просили священниковъ молиться за меня; такія же молитвы произносились въ лютеранскихъ и армянскихъ

церквахъ, даже въ магометанскихъ мечетяхъ и еврейскихъ синагогахъ.

Наконецъ, монархи прусскій, австрійскій и шведскій, равно какъ и высшее общество ихъ столицъ, осыпали меня лестными знаками своего вниманія.

Я имёль счастье заживо услышать себё похвальное надгробное слово, и это слово, величайшая награда, какой можеть удостоиться человекъ на земле, состояло въ слезахъ и сожаленіяхъ бедныхъ, сирыхъ, невъдомыхъ, въ общемъ всъхъ собользновании и особенно въ живомъ участій моего царя, который своимъ сокрушеніемъ и ніжными заботами являль мн лучшій и высшій знакь своего милостиваго благорасположенія. При той должности, которую я занималь, это служило, конечно, самымъ блестящимъ отчетомъ за 11-ти-лътнее мое управленіе, и думаю, что я быль едва ли не первый изъ всёхъ начальниковъ тайной полиціи, котораго смерти страшились и котораго не преслідовали на краю гроба ни одною жалобою. Эта бользнь была для меня истиннымъ торжествомъ, подобнаго которому еще не испытывалъ никто изъ нашихъ сановниковъ. Двое изъ моихъ товарищей, стоявшіе на высшихъ ступеняхъ службы и никогда не скрывавшіе ненависти своей къ моему мъсту, къ которой, быть можетъ, немного примъщивалась и зависть къ моему значенію у престола, оба сказали мні, что кладуть оружіе передь этимъ единодушнымъ сочувствіемъ публики, и съ тѣхъ поръ оказывали мнё постоянную пріязнь.

Но болъе всъхъ наслаждался этимъ торжествомъ государь, видъвшій въ немъ одобреніе своего выбора и той твердости, съ которою онъ поддерживалъ меня и мое мъсто противъ всъхъ зложелательныхъ внушеній.

Недѣли черезъ три, когда меня перенесли изъ спальной въ залу, въ которой я лежалъ еще на диванѣ въ халатѣ, почтила меня посѣщеніемъ наша ангелъ-императрица, и наслѣдникъ цесаревичъ удостоивалъ навѣдываться ко мнѣ не одинъ разъ.

Мало-по-малу, съ теченіемъ времени, опасность миновала; но выздоровленіе шло чрезвычайно медленно, и, что главное, не возвращались силы. Врачи настаивали на повздкѣ въ чужіе края, но я рѣшительно объявилъ, что поѣду только въ любезный мой Фалль. Государь, располагая предпринять въ концѣ іюля продолжительное путешествіе на югъ имперіи и въ Закавказье и непремѣнно желая имѣть меня съ собою, твердилъ мнѣ безпрестанно о принятіи всевозможныхъ мѣръ и предосторожностей въ теченіе лѣта, чтобы быть въ силахъ ему сопутствовать.

Наконецъ, 12-го мая, повезли меня къ казенному пароходу, на которомъ я долженъ былъ совершить мой переёздъ моремъ. Вся Англійская набережная была усыпана зрителями и лицами, собравшимися взглянуть на меня и пожелать мнё добраго пути. Эти проводы были

для меня очень трогательны, но истощили мои последнія силы. Многіе знакомые и даже люди посторонніе провожали меня до Кронштадта.

Такъ какъ петербургскіе мои врачи находили, что воздухъ Фалля, по возвышенности моего имѣнія, можетъ въ первые дни быть для меня вредень, то государь приказаль, чтобы на эти дни приготовили мнѣ въ Ревелѣ его Екатеринтальскій дворецъ. Когда меня привезли туда, тамъ уже ждалъ фельдъегерь, присланный отъ его величества освѣдомиться, какъ я совершилъ морское путешествіе.

Въ Фаллѣ силы мои стали видимо возвращаться, и черезъ нѣсколько недѣль мнѣ уже позволялось бродить, хотя все еще съ большою осторожностію, по безподобнымъ моимъ рощамъ и садамъ. Это былъ еще первый совершенный покой, которымъ дано было мнѣ наслаждаться послѣ 38-ми лѣтъ дѣятельной службы. Я сбирался возвратиться въ Петербургъ къ 25 іюня, дню рожденія государя, но онъ положительно мнѣ это запретилъ, требуя, чтобы я пріѣхалъ, какъ и прежде предполагалось, въ концѣ іюля. Почти ежедневно его величество присылалъ ко мнѣ нарочнаго курьера, и его письма сохраняются въ Фаллѣ, какъ драгоцѣиное доказательство монаршаго ко мнѣ благоволенія.

12-го іюля я оставиль Фалль и, чтобы испытать мои силы, профхаль до Петербурга не останавливаясь. Императорская фамилія была на маневрахъ въ Красномъ Селѣ, куда и я отправился. Императрица, увидевъ меня съ балкона своего дворца, позвала къ себе, а, несколько минутъ спустя, вошелъ государь и заключилъ меня въ свои объятія. Мы ушли къ нему въ кабинетъ, и онъ сталъ разспрашивать о моемъ здоровь'; я съ сокрушеннымъ сердцемъ принужденъ былъ сознаться, что мои силы еще не позволяють думать о дальней и утомительной повадкв, и что вмвсто какой нибудь пользы отъ меня могли бы послвдовать въ ней лишь хлопоты и остановка. Онъ велёлъ позвать Арендта, который объявиль, что такое путешествіе убьеть меня, и что мив необходимо еще ивсколько мвсяцевъ покоя. Государь раздвлялъ и самъ это мнівніе и милостиво изъявиль сожалівніе свое о томь, что не можеть взять меня съ собою. Рашено было, что въ путешествие масто мое заступитъ графъ Орловъ. Онъ находился въ то время въ Лондонъ, куда посланъ былъ поздравить молодую королеву Викторію съ восшествіемъ ея на престоль; но его вскорѣ ждали обратно. Я, съ моей стороны, пофхаль въ Петербургъ осмотрфться въ моихъ канцеляріяхъ, уже цфлые пять мѣсяцевъ мною заброшенныхъ, и вступилъ въ исправленіе обычной моей должности.

31-го іюля императрица отправилась въ Москву, гдѣ ее ожидалъ цесаревичъ, уже возвратившійся изъ Сибири. Государь въ тотъ же день поѣхалъ черезъ Псковъ, Динабургъ, Ковно, Вильно, Бобруйскъ и Кіевъ въ Вознесенскъ, гдѣ впослѣдствіи соединились съ нимъ императрица

и цесаревичь, а я вернулся въ Фалль, горюя о томъ, что миѣ не удастся быть съ его величествомъ въ Грузіи, гдѣ я впервые началъ боевую службу, и въ Землѣ войска Донского, посреди котораго оставалось еще столько храбрецовъ, монхъ сотоварищей на полѣ битвъ.

Императрица на пути своемъ изъ Москвы въ Вознесенскъ посѣтила Воронежъ и остановилась прямо у собора, въ которомъ почиваютъ мощи святителя Митрофанія; вечеромъ она съ великою княжною Маріею Николаевною и княземъ Волконскимъ вторично посѣтила соборъ, гдѣ провела цѣлый часъ въ уединенной молитвѣ, и наконецъ на слѣдующее утро, передъ самымъ своимъ выѣздомъ, снова туда заѣхала. Вѣсть объ этомъ благочестивомъ поклоненіи императрицы новопрославленному святителю разнеслась по всѣмъ концамъ Россіи и исполнила радости сердца всего православнаго ея населенія.

Въ концѣ сентября я возвратился изъ Фалля, чтобы снарядить въ путь великихъ княженъ Ольгу и Александру Николаевнъ и трехъ младшихъ великихъ княженъ Они ѣхали въ Москву для встрѣчи тамъ сначала ихъ августѣйшей родительницы, а потомъ родителя. Все это юное поколѣніе жило въ Царскомъ Селѣ и приняло меня съ тою радостью, съ какою молодость всегда привѣтствуетъ вѣсть о всякой поѣздкѣ. Мы отправились вмѣстѣ и спокойно ѣхали до Москвы цѣлыхъ шесть сутокъ. Для меня такой образъ путешествія былъ совершенною новостью. Тремя днями послѣ насъ прибыла въ Кремлевскій дворецъ и императрица.

При дворѣ въ это время крайне безпокоплись о государѣ, зная, что онъ за Кавказомъ, откуда обратный путь лежалъ черезъ горы, обитаемыя непріязненнымъ намъ населеніемъ. Одинъ я, которому были извѣстны нравы горцевъ, ихъ благоговѣніе къ имени русскаго царя, никогда не обвиняемаго ими въ злоупотребленіяхъ или строгости его чиновниковъ и, напротивъ, составляющаго единственную ихъ надежду на лучшую будущность,—одинъ я утверждалъ, что жизнь государя безопаснѣе между этими полудикими племенами, чѣмъ была бы въ образованныхъ странахъ Европы, гдѣ демагогія уже полвѣка какъ подрыла уваженіе къ коронованнымъ главамъ и готова посягнуть на того, который одинъ могущественною своею рукою охраняетъ и троны и спокойствіе народовъ.

Предвидѣніе мое оправдалось. 28-го октября, вечеромъ, государь благополучно прибылъ въ Москву вмѣстѣ съ августѣйшимъ своимъ наслѣдникомъ.

Государь принялъ меня необыкновенно милостиво и ласково, говоря, что онъ, несмотря на всю заботливость о немъ графа Орлова, на каждомъ шагу чувствовалъ мое отсутствіе. Потомъ его величество велѣлъ мнѣ быть у него на слѣдующее утро вмѣсгѣ съ великимъ княземъ наслѣдникомъ и военнымъ министромъ, графомъ Чернышевымъ. Въ это утро, въ продолженіе трехъ часовъ, потомъ опять вечеромъ, съ 7-ми до

9-ти часовъ, и наконецъ еще на слѣдующій день утромъ, отъ 8-ми до 11-ти, онъ разсказалъ намъ всю поѣздку, день за днемъ, съ необыкновенною ясностью, точностью и подробностью.

Возвратившись къ себѣ, я поспѣшиль положить его разсказъ на бумагу. Вотъ, но только въ краткомъ очеркѣ, сущность слышаннаго мною въ продолженіе этихъ восьми часовъ. Я ввожу здѣсь государя въ первомъ лицѣ, какъ будто бы разсказъ былъ имъ самимъ записанъ.

Я остановился, за двъ версты не доъзжая Пскова, чтобы осмотръть строящіяся тутъ, вблизи шоссе, прекрасныя зданія полковыхъ штабовъ 2-й гренадерской дивизіи, а въ самомъ Псковъ осматриваль городскую больницу, тюремный замокъ, полубаталіонъ военныхъ кантонистовъ, гимназію съ принадлежащимъ къ ней пансіономъ и четыре баталіона 1-й пъхотной дивизіи.

«Въ Динабургѣ, куда мы пріѣхали 2-го августа въ 6 часовъ вечера, я, кромѣ 2-й пѣхотной дивизіи и гренадерскаго сапернаго баталіона, подробно осмотрѣлъ вновь построенный арсеналъ, провіантскіе магазины и крѣпостныя работы. Все идетъ тамъ прекрасно; но весенніе разливы еще продолжаютъ много портить, а укрѣпленіе песчанаго грунта валовъ потребуетъ еще немало издержекъ и трудовъ. Шоссе, выходящее изътетъ-де-пона, безподобно и много краситъ мѣстность.

Въ Ковно мы прибыли 4-го августа, въ 2 часа утра, и я сдѣлалъ маневры собранному тамъ 1-му корпусу, которымъ остался очень доволенъ. Окрестности Ковна представляютъ превосходную мѣстность для смотровъ п ученій, довольно притомъ обширную и разнообразную, на которой можно маневрировать въ продолженіе цѣлыхъ сутокъ.

«Тутъ случилось происшествіе, очень меня огорчившее, а все-таки прекрасное. Маневры заключились штурмомъ города, и голова колонны, подъ командою дивизіоннаго начальника Мандерштерна, остановилась на самомъ берегу Нѣмана, отъ котораго поромы, чтобы придать всему больше сходства съ настоящею войною, отведены были къ противоположному берегу. Проѣзжая мимо этого отряда, я сказалъ въ шутку: «Ну, что жъ, только-то! Чего вы тутъ ждете?». И вдругъ Мандерштернъ, принявъ сказанное мною за приказаніе, далъ лошади шпоры и исчезъ въ глубинѣ рѣки, а за нимъ бросилась и вся первая рота. Съ большимъ трудомъ вытащили его изъ воды; къ счастію, никто не утонуль; но бѣднякъ Мандерштернъ, уже безъ того страдавшій отъ старыхъ ранъ, схватилъ жестокую горячку. На другой день я пошелъ къ нему, чтобы освѣдомиться о его здоровьѣ и попенять за то, что онъ принялъ мои слова за серіозныя. Позднѣйшія извѣстія о немъ, благодаря Богу, совершенно успокоительны; но эта черта показываеть человѣка.

«Оставивъ Ковно 9-го числа, осмотрѣвъ по пути бывшую грекоуніатскую, а теперь нашу православную Почаевскую лавру, я въѣхалъ

въ Вильну въ 10 часовъ вечера. Всѣ улицы были наполнены народомъ, принявшимъ меня съ изъявленіями большой радости; это — вещь, которая не приказывается и которая все-таки хороша, хотя я не слишкомъ разсчитываю на привязанность ко мнѣ этихъ молодцовъ. Благодаря генералъ-губернатору, князю Долгорукову, городъ много выигралъ относительно опрятности и вида довольства.

«Утромъ рано, помолившись въ соборѣ, я зашелъ въ католическій каоедральный соборъ, гдѣ ждали меня ксендзы съ крестомъ и святою водою, а потомъ смотрѣлъ два баталіона егерскаго князя Кутузова полка. Цитадель совершенно господствуетъ надъ городомъ, и мы поступили очень хорошо, поставивъ ее здѣсь, на случай, если бы этимъ господамъ вздумалось онять зашалить.

«По осмотрѣ военнаго госпиталя, я принялъ гражданскихъ и военныхъ начальниковъ, дворянство и духовенство. Католическому архіерею я внушилъ строгимъ тономъ, какъ важны его обязанности, и какъ духовенство должно подавать собою прихожанамъ примѣръ доброй нравственности и преданности правительству. Съ дворянами я говорилъ и о прошедшемъ и о томъ, что будущее въ ихъ рукахъ, и что оно зависитъ отъ ихъ покорности и удаленія отъ себя нелѣпыхъ надеждъ на національную самобытность, возбуждаемыхъ, къ собственной ихъ гибели, преступными безумцами. Очень знаю тайныя объ этомъ мысли мѣстныхъ дворянъ, но были бы они только спокойны, а остальное придетъ, вѣроятно, съ слѣдующимъ покольніемъ.

«Видъль я также бывшій университеть, преобразованный теперь въ медико-хирургическую академію, и нашель, что воспитанники имъють надлежащій видъ и сдѣлали большіе успѣхи въ русскомъ языкѣ. Дпректоръ отлично ведеть свое дѣло. Наконецъ, осматривалъ я еще обѣ гимназіи, больницу сестеръ милосердія, римско-католическую духовную академію, благородный пансіонъ и богоугодныя заведенія: все хорошо и въ порядкѣ.

«Вылъ приготовленъ парадный балъ, и всѣ чрезвычайно желали, чтобы я на немъ присутствовалъ и тѣмъ явилъ какъ бы забвеніе всего прошлаго; но мнѣ показалось, что послѣ всѣхъ надѣланныхъ ими гадостей это еще слишкомъ рано. Дамы, собиравшіяся соблазнить меня, очень огорчились моимъ отказомъ; но я долженъ сказать, что вообще принимали меня въ городѣ съ улыбающимися лицами, и народъ при всѣхъ моихъ выѣздахъ усердно вокругъ меня толпился.

«Послѣ обѣда я отправился въ Бобруйскъ черезъ Минскъ, гдѣ остановился только у собора. Этотъ городъ нисколько не украшается и попрежнему скученъ и бѣденъ.

«До Бобруйска мы добрались поздно ночью. Утромъ 12-го августа я смотрёлъ 5-ю пёхотную дивизію и крёпостныя работы. И здёсь, и

въ Динабургѣ я всегда любуюсь ими съ особеннымъ удовольствіемъ; все мною посаженное уже разрослось въ огромныя деревья, особенно итальянскіе тополи. Госпиталь меня взбѣсилъ. Представьте себѣ, что чиновники заняли для себя лучшую часть зданія, и то, что предназначалось для больныхъ, обращено въ залы гг. смотрителя и докторовъ. За то я коменданта посадилъ на гауптвахту, смотрителя отрѣшилъ отъ должности и всѣхъ отдѣлалъ по-своему.

«На слѣдующій день, по осмотрѣ двухъ саперныхъ баталіоновъ и временнаго госпиталя, мы, отстоявъ обѣдню въ лагерѣ, пустились въ Черниговъ, гдѣ я только зашелъ въ соборъ, и 14-го августа въ 9 часовъ вечера вышли у Печерской лавры въ Кіевѣ.

«Я побраниль графа Гурьева, который вмѣсто того, чтобы встрѣтить передь лаврою, дожидался у отведенной для меня квартиры, на правомъ флангѣ почетнаго караула. Мой выговоръ ему не полюбился, но онъ быль заслуженный. Поутру я смотрѣлъ 3-й корпусъ, который вполнѣ меня удовлетворилъ, слушалъ обѣдню въ лаврѣ, посѣтилъ возобновленный Софійскій соборъ, былъ въ Михайловскомъ Златоверховскомъ монастырѣ и объѣхалъ городъ. Послѣдній улучшается съ каждымъ годомъ, и надо отдать справедливость графу Левашеву, въ управленіе котораго было сдѣлано очень много къ его украшенію. Арсеналъ, богато всѣмъ снабженный, есть, конечно, одно изъ красивѣйшихъ зданій въ своемъ родѣ.

«16-го августа я дѣлалъ маневры 3-му корпусу и обозрѣвалъ работы по возведенію крѣпости, которая заключитъ въ себя весь Кіевъ, для охраненія тамошнихъ огромныхъ военныхъ запасовъ. Работы подвигаются, но медленно, за встрѣчающимися на каждомъ шагу мѣстными препятствіями; строятъ хорошо, и открытый мною камень лучше мрамора. Работа по постройкѣ постояннаго моста черезъ Днѣпръ представляетъ большія трудности и будетъ стоить громадныхъ суммъ; но нечего дѣлать: это—предметъ первостепенной важности.

«Военные госпитали я нашелъ въ отличномъ состояніи; университетъ развивается; число студентовъ возрастаетъ, и русскій языкъ идетъ усившно; но случаются еще глупыя польскія выходки. У нѣсколькихъ студентовъ нашли пасквильные стипонки, и хотя этому ребячеству не придали очень справедливо большей важности, чѣмъ оно заслуживало, однако надо держать ухо востро. Попечитель хорошій человѣкъ, но не довольно энергическій; я приказалъ написать Уварову (министру народнаго просвѣщенія), чтобы онъ пріѣхалъ сюда лично на все взглянуть и дать всему должное направленіе. Впрочемъ у студентовъ порядочный видъ; они смотрѣли на меня съ удовольствіемъ, и многіе изъ нихъ русѣютъ, что не слишкомъ нравится нѣкоторымъ изъ родителей.

«Послѣ обѣда, поклонившись святымъ мощамъ въ пещерахъ, я отправился въ Вознесенскъ, куда прибылъ 17-го августа, въ 11-ть часовъ ночи, къ общему удивленію, потому что меня ждали пятью днями позже; зато и пріѣхаль я первый изъ всѣхъ».

Прерву на минуту разсказъ государя, чтобы объяснить цёль его пріёзда въ Вознесенскъ. На огромной тамошней равнинё, орошаемой Бугомъ, предназначенъ былъ сборъ колоссальныхъ массъ кавалеріи. 1-й, 2-й и 3-й кавалерійскіе корпуса, сводный корпусъ изъ двухъ дивизій, принадлежавшихъ къ пёхотнымъ корпусамъ, дивизія 40 эскадроновъ, образованныхъ изъ безсрочноотпускныхъ восьми сосёднихъ губерній, и резервные эскадроны всей кавалеріи собраны и расположены были съ принадлежащею къ нимъ артиллеріею въ окрестностяхъ Вознесенска.

Къ кавалеріи еще присоединились 12 резервныхъ баталіоновъ 5-го корпуса и 16 баталіоновъ съ 3-мя батареями артиллеріи, составленныхъ изъ безсрочныхъ тѣхъ же восьми губерній.

Неусыпными трудами графа Витта мѣстечко Вознесенскъ, дотолѣ лишь штабъ-квартира одного изъ кирасирскихъ полковъ, было менѣе, чѣмъ въ годъ, превращено въ настоящій городъ, съ дворцомъ для царской фамиліи, обширнымъ садомъ, театромъ, около двухъ десятковъ большихъ домовъ для знатныхъ особъ и до полутораста меньшихъ для свиты и приглашенныхъ на этотъ смотръ генераловъ и офицеровъ. Тутъ было соединено все, что только могло потребоваться для комфорта и даже для утонченной роскоши. Меблировка дворца представляла образецъ лучшаго вкуса, и изъ Одессы и Кіева были выписаны торговцы всѣхъ родовъ и лучшіе рестораторы. Для гостей было приготовлено до 200 экипажей и 400 верховыхъ лошадей. Прибавлю, что всѣ зданія были каменныя и построены чрезвычайно прочно. Все имѣло видъ настоящаго волшебства!

Зрителями явились въ Вознесенскъ: изъ своихъ, кромѣ императрицы, наслѣдника, великаго князя Михаила Павловича съ супругою и великой княжны Маріи Николаевны, множество корпусныхъ и дивизіонныхъ командировъ изъ всей арміи, нѣсколько гвардейскихъ генераловъ и почти всѣ генералъ- и флигель-адъютанты; изъ иностранцевъ: австрійскій эрцъ-герцогъ Іоганнъ; прусскіе принцы Августъ и Адальбертъ; принцъ Фридрихъ Виртембергскій; герцогъ Бернгардъ Веймарскій съ своимъ сыномъ; герцогъ Лейхтенбергскій изъ Баваріи; австрійскій посолъ, графъ Фикельмонъ, и генералы австрійскіе: князь Виндишгрецъ и Гаммерштейнъ съ 24-мя офицерами, и прусскіе: Натцмеръ и Бирнеръ съ 8-ю офицерами, англійскій генералъ Арбутнотъ, два датскихъ офицера и отъ султана Муширъ-Ахметъ-паша съ 6-ю офицерами.

Всѣ эти господа пріѣзжали постепенно, и для нихъ всѣхъ достало помѣщеній, экипажей и лошадей.

### ДОПОЛНЕНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

Этотъ огромный военный сборъ сильно занялъ чужестранные журналы и навелъ безпокойство на кабинеты парижскій и лондонскій, при вѣчной ихъ подозрительности къ Россіи. Австрія и Пруссія, хотя имъ ближе были извѣстны планы нашего правительства, тоже, однако, остались не совсѣмъ довольны показомъ съ нашей стороны такихъ силъ и, въ завистливости своей, всячески старались увѣрить и себя и другихъ, что тутъ гораздо менѣе войска, чѣмъ утверждаютъ, и что притомъ оно дурно обучено.

Одна Турція, вполнѣ довѣряя императору Николаю, какъ своему благодѣтелю и спасителю, не обнаруживала никакого неудовольствія противъ такого чрезвычайнаго сбора войскъ близъ ея границъ, а посолъ султана съ многочисленною своею свитою видѣлъ для Оттоманской Порты въ развитіи нашихъ военныхъ силъ скорѣе оплотъ, нежели какую либо опасность.

«Я не утерпътъ, — продолжалъ государь, — чтобы не взглянуть на собранныя войска тотчась же по прибытіи, и на слідующее утро быль уже среди нихъ. Безконечная долина казалась нарочно созданною для сосредоточенія на ней такой огромной силы, и не могу вамъ выразить, что я чувствоваль, подъёхавь къ ней. 350 эскадроновь со 144-мя конными орудіями, вытянутые въ пять линій, представляли эрълище такое величественное и новое, что первою моею мыслію было возблагодарить вмёстё съ ними Бога. Поразительно было смотрёть на громадную массу всадниковъ, обнажившихъ головы для молитвы. Въ эту минуту я гордился принадлежать имъ и быть ихъ начальникомъ. Послв молебствія войска прошли передо мною церемоніальнымъ маршемъ; все блистало красотою и выправкою: люди, лошади, обмундировка, сбруя, все казалось вылитымъ по одному образцу. Я вполнѣ наслаждался, и видѣнное туть превзошло мои ожиданія. Духъ этого войска тоже превосходный, потому что такого блестящаго состоянія можно достигнуть только ревностнымъ и совокупнымъ усердіемъ начальниковъ и солдатъ. Они приняли меня съ восторгомъ, выражавшимся на всёхъ лицахъ. Мне уже не было причины сомнъваться относительно впечатльнія, которое этотъ сборъ войскъ произведетъ на иностранцевъ.

«19-го августа я смотрѣлъ пѣхоту, и она хороша, а баталіоны безсрочныхъ— превосходны.

«На другой день я дѣлалъ маневры всей кавалеріи и боялся, что ея численность меня затруднитъ, но люди такъ хорошо выучены, а начальники такъ внимательны, что все шло въ совершенствѣ.

«Послѣ обѣда я осматривалъ госпитали, устроенные по случаю сбора такой массы людей въ одномъ мѣстѣ; найденный въ нихъ порядокъ не оставлялъ ничего желать лучшаго. Впослѣдствіи было немало больныхъ глазами отъ пыли и жары.

«21-го августа, драгунскія дивизіи и артиллерійскія батареи производили въ моемъ присутствіи стрѣльбу въ цѣль. Видно, что онѣ надъ этимъ порядочно поработали: мишени были всѣ разстрѣляны.

«22-го августа, въ день моей коронаціи, я слушаль об'єдню въ и'єхотномъ лагер'є, а посл'є об'єда мн'є показывали конскіе заводы по-селенныхъ полковъ. Кобылы хороши, и есть н'єсколько зам'єчательныхъ жеребцовъ; только въ пород'є для кирасиръ остается еще желать улучшенія.

«23-го августа, въ 8-мь часовъ утра, сидя у эрцъ-герцога Іоганна, я велѣлъ ударить тревогу, и менѣе чѣмъ въ полчаса все было въ строю и подъ ружъемъ.

«27-го августа, рано утромъ я вывхаль навстрвчу къ императрицв съ которою и вернулся въ Вознесенскъ. Насъ встрвтили передъ городомъ, верхами, всв генералы и штабъ-офицеры, какъ изъ числа гостей, такъ и принадлежавшіе къ войскамъ, расположеннымъ въ лагерв, что составило огромнвищую свиту. Ночью прівхаль и старшій мой сынъ прямо изъ Сибири. Вы можете себв представить, какъ я радъ былъ съ нимъ увидвться. Саша много выигралъ отъ этой повздки и совершенно возмужалъ.

«Жена моя присутствовала при большомъ парадѣ, который удался еще лучше перваго, сдѣланнаго мною въ видѣ репетиціи. Иностранцы были изумлены красотою и выправкою нашихъ войскъ, которыя могли поспорить съ гвардіею, а въ отношеніи къ подбору и выѣздкѣ лошадей еще чуть ли не стояли выше ея. Потомъ были у насъ ученія и маневры».

Государь разсказаль ихъ во всей подробности и при этомъ обнаружилъ удивительную память, передавъ всѣ ихъ частности.

«Наконець, пришлось разстаться съ Вознесенскомъ, гдѣ въ продолженіе двухъ недѣль я испытывалъ одни наслажденія; признаюсь, что разставаніе съ этимъ прекраснымъ и добрымъ войскомъ мнѣ было очень тяжело. Простившись со всѣми и поблагодаривъ графа Витта, который въ этомъ случаѣ выказался истиннымъ волшебникомъ, я 4-го сентября, въ полдень, выѣхалъ въ Николаевъ, а жена съ Мери ¹ отправились прямо въ Одессу.

«Въ Николаевъ я началъ съ осмотра Минскаго пѣхотнаго полка, который нашелъ въ крайне дурномъ положеніи, въ такомъ дурномъ, что, благодаря Бога, уже давно ничего подобнаго не видывалъ. Николаевъ улучшился, и выстроенныя въ немъ новыя зданія очень хороши. Госпитали, казармы, гидрографическое депо, штурманское училище, кабинетъ моделей въ адмиралтействъ, магазины и мастерскія—все это

**<sup>1</sup>** Такъ императоръ Николай всегда называлъ свою дочь, великую княжну Марію Николаевну.

очень меня удовлетворило. На верфи строятся два линейныхъ корабля, одинъ 120-ти, другой 80-ти-пушечный, которые будутъ безподобны. При мнѣ спустили три транспортныхъ судна, и потомъ я присутствоваль при посаженіи на суда двухъ сотенъ Азовскихъ казаковъ, которыхъ повезли на Кавказскій берегъ.

«По прибытіи изъ Николаева въ Одессу я 6-го сентября вмѣстѣ съ Сашею и братомъ Михаиломъ посѣтилъ соборъ, гдѣ жена моя уже была наканунѣ, послѣ чего смотрѣлъ на площади два баталіона Подольскаго егерскаго полка. Они оказались не лучше полка, видѣннаго мною въ Николаевѣ, за что досталось отъ меня не на шутку генералу Муравьеву ¹.

«Одесса чрезвычайно украсилась со времени моего послѣдняго въ ней пребыванія, и меня поразило множество новыхъ, изящныхъ въ ней зданій. Не могу не отдать полной справедливости графу Воронцову: онъ сдѣлалъ просто чудеса. Я только не скрылъ отъ него, что остался не доволенъ полицією: она совершенно бездѣйствуетъ, и тотчасъ видно, что не умѣетъ заставлять себѣ повиноваться. Вечеромъ городъ далъ намъ балъ, столько же изысканный и утонченный, какъ любой въ Петербургѣ.

«7-го сентября я осмотрѣль въ подробности карантинъ, котораго устройство и порядокъ изумили иностранцевъ, и въ особенности эрцъгерцога Іоганна; это, конечно, одно изъ лучшихъ заведеній въ своемъ родѣ въ цѣлой Европѣ. Я поблагодарилъ и наградилъ карантинныхъ чиновниковъ ². Осмотрѣвъ потомъ Дѣвичій институтъ благородныхъ дѣвицъ, которымъ управляетъ и который показывала мнѣ императрица, я обозрѣлъ еще тюремный замокъ, больницы и арестантскую роту.

«8-е сентября было посвящено осмотру учебныхъ заведеній. Ришельевскій лицей въ превосходномъ порядкѣ, и науки идутъ тамъ очень успѣшно; училища для евреевъ обоего пола тоже хорошо содержатся.

9-го сентября, въ 11 часовъ утра, императрица, Мери, наслѣдникъ и я вмѣстѣ съ нашими гостями отправились на пароходѣ «Сѣверная Звѣзда» въ Севастополь. Въ 25-ти миляхъ оттуда мы встрѣтили весь Черноморскій флотъ, вышедшій къ намъ навстрѣчу. Видъ былъ безподобный. Я велѣлъ судамъ сдѣлать нѣсколько построеній, которыя за-

<sup>1</sup> Николаю Николаевичу, командовавшему въ то время 5-мъ корпусомъ, вскоръ потомъ оставившему службу, а впослъдствии назначенному главнокомандующимъ на Кавказъ и взявшему въ 1855 году Карсъ.

<sup>2</sup> Противъ подчеркнутыхъ словъ императоръ Николай написалъ:

<sup>«</sup>Fort à tort, car grâce à leur négligence huit jours après la peste fut introduite dans la ville et, peu s'en est fallu, dans tout l'empire».

ключились общимъ салютомъ нашему пароходу, когда на немъ взвился императорскій флагъ.

«10-го сентября мы вздили въ монастырь св. Георгія, выстроенный на отвъсной скаль надъ моремъ, посль чего я инспектироваль часть пъхоты 5-го корпуса, приходящую каждое льто въ Севастополь на кръпостныя работы, и нашелъ ее столько же слабою по фронтовой части, какъ и представленную мнъ въ Николаевъ и Одессъ. Это, по-истинъ, непростительно, и я не думалъ, что въ нашей арміи еще существуютъ подобныя войска.

«Работы въ гавани, быстро подвигающіяся впередъ, можно назвать исполинскими, и онъ обратятъ Севастополь въ одинъ изъ первыхъ портовъ въ мірѣ, но еще много остается додѣлать. Теперь снимаютъ цѣлую каменную гору, чтобы выстроить тутъ адмиралтейство, казармы и прекрасную церковь. Водопроводъ для снабженія водою корабельныхъ доковъ есть также работа гигантская.

«Въ полдень я проводилъ мою жену на Сѣверную сторону, откуда она поѣхала въ Бахчисарай, а мы съ наслѣдникомъ осмотрѣли сперва Инкерманскую бухту, — часть того огромнаго залива, который образуетъ гавань, и въ которомъ было бы мѣсто укрыться всѣмъ европейскимъ флотамъ вмѣстѣ, а потомъ береговыя укрѣпленія. Милости просимъ теперь сюда англичанъ, если они хотятъ разбить себѣ носъ!

«12-го сентября мы обошли сухопутные и морскіе госпитали, магазины и адмиралтейскія заведенія: все это такъ хорошо, какъ только позволяють то старыя и ветхія зданія.

«Утро 13-го сентября я употребиль на подробный обзорь флота и нашель его въ превосходнѣйшемъ положеніи касательно порядка, опрятности и выправки людей, но матеріальная часть еще отстала отъ Балтійскаго; есть суда старыя, но экипажи безподобны.

«Вечеромъ я поёхалъ къ женѣ въ Бахчисарай. Находящійся здѣсь старинный ханскій дворецъ возобновленъ въ прежнемъ вкусѣ, и все убранство для него нарочно выписано изъ Константинополя. 14-го сентября мы отправились всѣ вмѣстѣ на южный Крымскій берегъ и частью верхомъ объѣхали этотъ край, прелестный и своими видами, и растительностью. Оконченное нами теперь шоссе — чудо: оно выровняло пропасти и превратило головоломныя тропинки въ спокойную дорогу, по которой ѣдутъ въ экипажахъ. Слѣдуя черезъ Артекъ, Массандру, Ялту и Оріанду, мы пріѣхали въ очаровательную Алупку графа Воронцова. Его замокъ еще не оконченъ, но онъ будетъ одною изъ прекраснѣйшихъ виллъ, какую только можно себѣ представить.

«Оставивъ тутъ у Воронцова мою жену, я самъ съ сыномъ въ Ялтѣ опять сѣлъ на «Сѣверную Звѣзду», которая повезла насъ къ азіатскимъ берегамъ. Вѣтеръ, уже и прежде довольно свѣжій, превратился почти въ бурю, и насъ ужасно качало. 21-го сентября, утромъ, мы, однако же, добрались до Геленджика. Орудія изъ крѣпости и изъ лагеря генерала Вельяминова салютовали императорскому флагу и возвѣстили нашъ пріѣздъ Кавказскимъ горамъ, которыя еще впервые видѣли русскаго монарха. Вѣтеръ такъ волновалъ море, что мы съ большимъ лишь трудомъ могли спуститься въ шлюпку и причалить къ берегу; другая же шлюпка, которая везла нашихъ людей, принуждена была возвратиться къ пароходу 1.

«Мы отправились прямо въ лагерь, гдѣ войско ожидало насъ подъ ружьемъ. Но буря, все еще усиливавшаяся, такъ свирѣпствовала, что взводы въ буквальномъ значеніи шатались то взадъ, то впередъ; знамена держали по три, по четыре человѣка; даже я самъ, довольно, какъ вы знаете, сильный, едва могъ стоять на ногахъ и двигаться съ мѣста. Слѣдственно о церемоніальномъ маршѣ нельзя было и думать; за всѣмъ тѣмъ отрядъ представился прекрасно. Это — старые воины, съ воинственнымъ и внушающимъ довѣріе видомъ, и никогда ни одно войско не принимало меня лично съ такимъ восторгомъ; они замѣтно наслаждались при видѣ своего государя.

«Всѣ стихіи, повидимому, вооружились противъ насъ; вода, казалось, рвалась насъ поглотить, вѣтеръ дулъ съ невыразимою свирѣпостью, а тутъ еще въ прибавку надъ Геленджикомъ вспыхнуло пламя.

«Вельяминовъ тотчасъ поскакалъ на пожаръ, а за нимъ повхали мы.

«Горѣли провіантскіе магазины, а отъ нихъ занялось и сѣно, котораго было тутъ сложено нѣсколько милліоновъ пудовъ. Огонь и дымъ носились надъ артиллерійскимъ паркомъ, наполненнымъ порохомъ и заряженными гранатами. Мы ходили среди этого пламени, а солдаты съ величайшимъ хладнокровіемъ складывали снаряды въ свои шинели.

«Намъ захотѣлось ѣсть, но вѣтеръ опрокинулъ и обѣдъ и кухню. Вечеромъ я думалъ вернуться на пароходъ, но за бурею не представлялось къ тому никакой возможности. Надо было поневолѣ остаться съ голоднымъ желудкомъ п пережидать въ дрянномъ, холодномъ домишкѣ, когда утихнетъ вѣтеръ.

«Я съёздилъ осмотреть госпиталь и навестилъ генерала Штейбена (Steuben), опасно раненнаго въ одномъ изъ последнихъ дёлъ противъ горцевъ. Боюсь, что мы потеряемъ этого храбраго офицера  $^2$ .

«Только на слѣдующій день, въ 5 часовъ послѣ обѣда, можно было возвратиться на пароходъ, который между тѣмъ также подвергался большой опасности. Я былъ радъ, что все это видѣлъ и мой сынъ, которымъ остался очень доволенъ при этомъ случаѣ.

<sup>1</sup> Императоръ Николай написалъ съ боку: «C'est faux».

<sup>2 «</sup>Je crois qu'il se trompe et que j'ai vu le général Steuben à Anapa». (Замѣтка императора Николая).

«Въ 11 часовъ вечера мы бросили якорь передъ Анапою и 24-го сентября посѣтили эту крѣпость, гдѣ я смотрѣлъ гарнизонъ и госпиталь. Въ 4 часа послѣ обѣда мы уже были въ Керчи. Этотъ городъ много выигрываетъ отъ каботажнаго судоходства и становится значительнымъ. Новая набережная въ немъ прекрасна, постоянно производимыя раскопки уже открыли много замѣчательныхъ предметовъ древности; музей все болѣе и болѣе наполняется, и нѣсколько любопытныхъ вещей будетъ отправлено въ Петербургъ, между прочимъ найденная въ одной гробницѣ золотая маска превосходной работы, изображающая женское лицо.

«Въ Керчи я простился съ Сашею. Онъ направился черезъ Алупку въ дальнъйшее свое путешествіс по Россіи, а я на «Съверной Звъздъ» въ Редутъ-Кале, куда прибылъ 27 сентября и гдъ нашелъ главно-управляющаго барона Розена.

«Въ нѣсколькихъ верстахъ за этимъ гадкимъ, окруженнымъ болотами и нездоровымъ мѣстечкомъ меня встрѣтилъ князъ Дадіанъ, владѣтель Мингреліи, съ многочисленною свитою. Его наружность и нарядъ были одинаково странны. При мѣстномъ своемъ костюмѣ онъ вздумалъ нахлобучить себѣ на голову нашу генеральскую шляпу.

«На ночлегъ мы прибыли въ селеніе Зугдиды, гдѣ приготовлено было для меня помѣщеніе во дворцѣ того же князя Дадіана, въ большой залѣ, раздѣленной красивыми занавѣсками на спальню и кабинетъ. Насъ приняла княгиня, жена владѣтеля, огромная и дюжая, на которую стоитъ только посмотрѣть, чтобы увѣриться, что распоряжается всѣмъ она, а не тщедушный ея супругъ.

«Княгиня, впрочемъ, достойная женщина, оказавшая намъ большія услуги въ послёднюю войну противъ турокъ, такъ что безъ нея, можетъ статься, поколебалась бы вёрность къ Россіи ея мужа, на котораго дёйствовали и Оттоманская Порта своими прельщеніями и нёкоторые изъ его придворныхъ коварными совётами <sup>1</sup>. Мингрельское дворянство приготовило для меня почетный каваулъ, замёчательный по нарядамъ и красотё людей. Они всё показали мнё большое усердіе и преданность, которыя въ этихъ племенахъ не могутъ быть притворными, и приняли меня съ добрымъ русскимъ «ура».

«На другой день князь Дадіанъ со всею его свитою проводиль насъ до своихъ границъ, гдѣ ожидаль меня управляющій Имеретіею съ

«C'est faux».
«C'est du roman».

<sup>1</sup> Подчеркнутыя слова зачеркнуты императоромъ Николаемъ, и противъ нихъ написано:

своими князьями и дворянами, которые въ Кутансѣ составили мой почетный караулъ. Ихъ наряды и вообще вся обстановка переносили меня въ сказочный міръ тысячи и одной ночи.

29 сентября, рано утромъ, послѣ представленія мнѣ имеретинскаго архіепископа Софронія, митрополита Давида и разныхъ мѣстныхъ мелкихъ владѣльцевъ, я осмотрѣлъ госпиталь, уѣздное училище и казармы 10-го линейнаго Черноморскаго баталіона, а въ 10 часовъ пустился въдальнѣйшій путь, въ сопровожденіи всѣхъ этихъ князьковъ и дворянъ, ѣхавшихъ за мною до границы Грузіи.

«На Молицкомъ постѣ, гдѣ я ночевалъ, ждали грузинскій гражданскій губернаторъ и предводитель дворянства съ князьями и дворянами и съ окрестными почетными старшинами. Вся дорога отъ Редутъ-Кале до Молицкаго поста, по которой въ прежнее время можно было пробираться съ трудомъ только пѣшеходу, вновь устроена стараніями барона Розена и, представляя совершенно удобный проѣздъ для экипажей, сблизпла такимъ образомъ страны, хотя и смежныя, но не имѣвшія прежде между собою никакого сообщенія.

«30 сентября мы прівхали въ Сурамъ, а 1 октября въ 7 часовъ вечера въ Ахалцыхъ, прославившій нашего Паскевича. У «страшнаго окопа» меня прив'ьтствовали м'ьстные беки и старшины переселенныхъ изъ Эрзерума армянъ. 2 октября, осмотрѣвъ городскія заведенія п мечеть, обращаемую въ православный соборъ, я отправился на ночь въ Ахалкалаки, а 3-го—въ Гумры, гдѣ приняли меня съ обычными привътствіями старшины армянь, перешедшихь сюда изъ Карса. Меня поразили огромныя работы, предпринятыя по сооруженію этой новой крѣпости, настоящаго оплота для Грузіи и пункта, откуда можно угрожать одновременно и Турціи и Персіи, которыхъ границы здісь почти сливаются. Мъстоположение кръпости единственное, на отвъсной скаль, далеко господствующей надъ оттоманскими владыніями. Каменная одежда уже вся окончена съ тою тщательностью, какую мы привыкли видеть въ лучшихъ нашихъ крепостяхъ, и здесь надо было отдать полную справедливость барону Розену и инженеру, управлявшему работами, какъ за быстроту возведенія посл'єднихъ и превосходное ихъ очертаніе, такъ и за бережливость, почти нев'вроятную, съ которою все это построено.

«Я пожелать лично положить первый камень въ основаніе церкви, которая будеть сооружена во имя св. мученицы, царицы Александры, и перекрестить Гумры въ Александрополь.

«Въ этой ближайшей къ оттоманскимъ предѣламъ крѣпости нашей явился ко мнѣ эрзерумскій сераскиръ Магометъ-Аседъ-паша, присланный отъ султана съ привѣтствіемъ и съ богатыми дарами, состоявшими изъ лошадей, шалей и оружія. Онъ сказалъ мнѣ, что вы-

брань для этой миссіи своимъ повелителемъ, какъ начальникъ смежныхъ турецкихъ областей, и присланъ за моими приказаніями.

«Въ деревнѣ Мастеры мы вступили въ Армянскую область. Ожидавшіе меня тутъ армянскіе беки и мелики и курдскіе старшины сопровождали насъ до нашего ночлега въ Сардарь-Абадѣ.

«Здѣсь край становится еще живописнѣе. Араратъ открывается во всемъ своемъ величіи, образуя задній планъ картины, и невольно переноситъ мысль къ воспоминанію о сѣдой старинѣ.

«Спустившись въ долину, я увидѣлъ передъ собою выстроенную къ бою безподобную конницу кенгерли, въ однообразномъ одъяніи и на чудесныхъ лошадяхъ; начальникъ ел, Эсханъ-ханъ, подскакавъ ко мнж, отранортоваль по-русски, какъ бы офицеръ нашихъ регулярныхъ войскъ. Съ этою свитою я подъйхалъ къ знаменитому Эчміадзинскому монастырю, передъ которымъ встрётилъ меня армянскій патріархъ Іоанессъ — верхомъ. Сойдя съ лошади, онъ произнесъ рвчь и потомъ опять, сввъ верхомъ, продолжаль вместе со мною шествіе къ стінамъ древней своей обители, этого капитолія армянской народности и религіи. Епископы и архимандриты, тоже всѣ верхами, придавали нашему потаду что-то странное и почти театральное; лошадь патріарха вели подъ уздцы два шатпра, или скорохода, а за нимъ вхало человъкъ 50 почетной его стражи въ полумонашескомъ одъяніи, и два духовныхъ сановника, одинъ съ его посохомъ, а другой съ хоругвей, что означало соединение въ лицъ патріарха власти духовной съ свътскою и военною. Наконецъ, впереди всъхъ патріаршій конюшій вель двухь заводныхь лошадей подъ богатыми попонами. Когда мы въ такой процессіп подъбхали къ ствнамъ Эчміадзина, звонъ всбхъ колоколовъ монастырскихъ и ближайшихъ церквей слился съ пъніемъ духовныхъ стихиръ и съ криками народа, отовсюду сбѣжавшагося. Внѣ монастырской ограды стояли монахи, и два епископа во всемъ архіерейскомъ облачени поднесли мнф: одинъ-приложиться чудотворную икону, а другой—хлібов и соль. Патріарх в отділился отв меня у Сіверных в вороть собора, чтобы войти въ южныя и принять меня передъ алтаремъ, тоже въ полномъ облачении, съ крестомъ въ рукахъ и со всёмъ блескомъ своего сана. Здѣсь Іоанессъ произнесъ вторую привѣтственную рвчь, и затемъ своды древняго храма огласились пеніемъ стихиръ на срътение царя, не раздававшихся здъсь въ течение семи въковъ. Приложившись къ мощамъ, почивающимъ въ соборъ болье тысячельтія, я все съ тою же многочисленною свитою обощель ризницу, синодальныя палаты, семинарію, типографію и трапезу, а потомъ зашель къ патріарху, который, призывая на меня и на мое потомство благословеніе Божіе, вручиль мий въ дарь часть животворящаго креста Господня.

«По выходѣ изъ монастыря, своими богатствами не вполнѣ отвѣтившаго моимъ ожиданіямъ, я сдѣлалъ смотръ конницы кенгерли, которая сопровождала меня оттуда до Эривани. Здѣсь, помолившись въ соборѣ ¹, я удалился въ приготовленный для меня домъ, очень радуясь возможности наконецъ отдохнуть.

«6-го октября я принялъ наслъдника персидскаго трона Валіята, дитя семи лътъ, при которомъ находился посолъ отъ шаха. Посадивъ мальчика, очень хорошенькаго, къ себъ на кольни, я обратился къ послу съ весьма серьезною ръчью, изъяснивъ ему, что всъ его увъренія прекрасны на словахъ, но что я не могу довърять имъ, пока Персія не только поощряетъ побъги нашихъ солдатъ, но и образуетъ изъ пихъ особое войско, что я требую выдачи этихъ дезертировъ въ наискоръйшемъ времени, безъ чего буду считатъ Персію въ непріязненныхъ къ намъ отношеніяхъ; наконецъ, что, строго наблюдая съ моей стороны всъ трактаты, я сумъю принудить и шаха къ точному ихъ исполненію. Впрочемъ мы разстались съ посломъ добрыми друзьями, и онъ подарилъ мнъ отъ имени шаха прекрасныхъ лошадей, жемчугу и множество шалей.

«Переночевавъ въ этотъ день въ Чухлы, а 7-го въ Кади, я 8-го октября, въ 3 часа пополудни, имѣлъ торжественный въѣздъ въ Тифлисъ. Прибытіе мое было возвѣщено пушечною пальбою и колокольнымъ звономъ; множество народа наполняло улицы и плоскія крыши домовъ, а разнообразіе богатыхъ одѣяній туземцевъ представляло прекрасный видъ. Не могу иначе изобразить вамъ радушіе сдѣланнаго мнѣ пріема, какъ сравнивъ его съ встрѣчами, дѣлаемыми мнѣ всегда здѣсь, въ Москвѣ, и нельзя не дивиться, какъ чувства народной преданности къ лицу монарха не изгладились отъ того сквернаго управленія, которое, сознаюсь къ моему стыду, такъ долго тяготѣетъ надъ этимъ краемъ.

«Тифлисъ—большой и прекрасный городъ, съ азіатскою внутренностію, но съ предмѣстьями уже въ нашемъ вкусѣ и со многими домами, которые не обезобразили бы и Невскаго проспекта.

«Утромъ, 9-го октября, помолившись въ Успенскомъ соборѣ, посреди огромнаго стеченія народа, я присутствовалъ при разводѣ отъ Эриванскаго карабинернаго полка, въ полдень принималъ хановъ и почетныхъ лицъ разныхъ горскихъ племенъ, собравшихся въ Тифлисъ къ моему пріѣзду, и потомъ осматривалъ корпусный штабъ, больницу, арсеналъ, казармы Кавказскаго сапернаго баталіона, устроенную при немъ школу съ училищемъ для молодыхъ грузинскихъ дворянъ и тюрьму. Все оказалось въ отличномъ порядкѣ.

<sup>1 «</sup>Que j'avais fait bàtir». (Замътка императора Николая).

«10-го октября я слушаль об'єдню въ церкви св. Георгія и смотр'єдь войска, составляющія тифлисскій гарнизонъ. Хороши, въ особенности артиллерія.

«11-го октября, послё развода, бывшаго отъ своднаго учебнаго баталіона, и осмотра военнаго госпиталя, комиссаріатскаго депо и шелкомотальной фабрики, я приняль грузинскихъ князей и дворянъ, составлявшихъ мой конвой и теперь содержавшихъ караулъ передъ моею комнатою. Они явились верхомъ на лучшихъ своихъ коняхъ и въ богатъйшихъ нарядахъ, и сопершичали между собою въ скачкъ и въ искусствъ владъть оружіемъ. Одинъ ловчъе другого, и между ними было немало такихъ, которые свели бы съ ума нашихъ дамъ.

«Вечеромъ я присутствовалъ на довольно многолюдномъ балѣ. Дамы были большею частью въ національномъ костюмѣ, скрадывающемъ талью п вообще не слишкомъ граціозномъ, тогда какъ сами по себѣ многія изъ нихъ блестятъ истинно восхитительною красотою, чего нельзя сказать, по крайней мѣрѣ, въ массѣ объ ихъ умѣ.

Видѣнное мною въ Грузіи вообще довольно меня удовлетворило. Положеніе дорогъ и Гумрійская крѣпость свидѣтельствують о попечительности барона Резена, но въ администраціи есть разные закоренѣлые безпорядки, превосходящіе всякое вѣроятіе. Сенаторъ баронъ Ганъ, уже нѣсколько мѣсяцевъ ревизующій этотъ край, открылъ множество вещей ужасныхъ, которыя, начавшись, впрочемъ, задолго до управленія барона Розена, должны были до крайности раздражить здѣшнее населеніе, сколько оно ни привыкло къ слѣпой покорности. Вездѣ страшное самоуправство и мошенничество. Въ числѣ прочихъ частей, и военные начальники позволяли себѣ неслыханныя злоупотребленія.

«Такъ, князь Дадіанъ, зять барона Розена и мой флигель-адъютантъ, командовавшій полкомъ всего въ 16-ти верстахъ отъ Тифлисской заставы, выгоняль солдать и особенно рекруть рубить лісь и косить траву, неръдко еще въ чужнут помъщичьихъ имъніяхъ, и потомъ промышляль этою своею добычею въ самомъ Тифлисѣ, подъ глазами начальства; кром'в того, онъ заставляль работать на себя солдатскихъ женъ и выстроилъ съ своими солдатами, вмёсто казармы, мельницу, а въ отпущенныхъ ему на то значительныхъ суммахъ даже не подёлился съ бедными нижними чинами; наконецъ этотъ молодчикъ сданныхъ ему 200 челов'єкъ рекрутъ, вм'єсто того, чтобы обучать ихъ строю, заставиль, босыхь и необмундированныхь, пасти своихь овець, воловъ и верблюдовъ. Это было уже черезчуръ, п по дошедшему до меня о томъ первому свёдёнію я въ ту же минуту отправиль на мёсто моего флигель-адъютанта Васильчикова, изследованиемъ котораго все было раскрыто точно такъ, какъ я вамъ сейчасъ разсказалъ. Въ виду такихъ мерзостей надо было показать примірь строгаго взысканія.

«У развода я велѣлъ коменданту сорвать съ князя Дадіана, какъ недостойнаго оставаться моимъ флигель-адъютантомъ, аксельбантъ и мой шифръ, а самого его тутъ же съ площади отправить въ Бобруйскую крѣпость для преданія неотложно военному суду.

«Не могу сказать вамъ, чего стоила моему сердцу такая строгость, и какъ она меня разстроила; но въ надеждъ, поражая виновнъйшаго изъ всъхъ, собственнаго моего флигель-адъютанта и зятя главноуправляющаго, спасти прочихъ полковыхъ командировъ, болѣе или менѣе причастныхъ къ подобнымъ же злоупотребленіямъ, я утвшался твмъ, что исполниль святой свой долгь. Здёсь это было бы дёйствіемь самовластнымъ, безполезнымъ и предосудительнымъ; но въ Азіи, удаленной огромнымъ разстояніемъ отъ моего надзора, при первомъ моемъ появленіп передъ Закавказскою моею армією, необходимъ былъ громовый ударъ, чтобы всёхъ устранить и, вмёстё, чтобы доказать храбрымъ моимъ солдатамъ, что я умѣю за нихъ заступиться. Впрочемъ, я вполнѣ чувствоваль весь ужасъ этой сцены и, чтобы смягчить то, что было въ ней жестокаго для Розена, туть же подозваль къ себъ сына его, преображенского поручика, награжденного Георгіевскимъ крестомъ за Варшавскій штурмъ, и назначиль его монмъ флигель-адъютантомъ на мфсто недостойнаго его шурина.

«Я вывхаль изъ Тифлиса 12-го октября рано утромъ. Мив дали кучера, который или не зналъ своихъ лошадей, или не умѣлъ ими править. Этотъ дуракъ началъ съ того, что сталъ ихъ стегать передъ спускомъ съ довольно большой крутизны, нёсколько разъ прикасающейся къ краю бездонной пропасти. Вдругъ лошади понесли. Признаюсь вамъ, что минута была не шуточная. Опасность грозила очевидная, безъ всякаго средства спасенія; я всталь въ коляскі, чтобы пособить кучеру сдержать лошадей, однако напрасно; мнв пришла нелвпая мысль выскочить изъ коляски, но Орловъ разумно догадался удержать меня. Мы уже видёли передъ глазами смерть, какъ вдругъ сильнымъ толчкомъ опрокинулся экипажъ, и насъ отбросило въ сторону; я перекувырнулся нѣсколько разъ и тѣмъ на этотъ разъ отдѣлался; Орловъ порядочно ушибся; коляска, опрокинувшись, легла на два пальца отъ пропасти, въ которую безъ этого паденія мы неминуемо были бы сброшены; а какъ коляска находилась близко отъ края дороги, доказательство вамъ то, что объ уносныя повисли надъ пропастью на однихъ недоуздкахъ, удержанныя единственно тяжестью опрокинутаго экипажа. Мы встали на ноги, немножко ошеломленные нашимъ полетомъ, и возблагодарили Бога за чудесное спасеніе.

«Между тъмъ весь передокъ коляски былъ сломанъ. Такъ какъ у насъ въ Тифлисъ имълась запасная, то я оставилъ на мъстъ Орлова распорядиться экипажами, а самъ продолжалъ путь верхомъ, на каза-

чьей лошади, и упалъ всёмъ, какъ снёгъ на голову, въ Квишетъ, у подножія главнаго перевала Кавказскаго хребта.

«13-го октября я сѣлъ опять на лошадь, чтобы переѣхать черезъ эту исполинскую цѣпь, отдѣляющую Европу отъ Азіп. Въ долинѣ стояла еще прекрасная осень, а на горныхъ вершинахъ мы были встрѣчены 6-ти-градуснымъ морозомъ, п наши лошади каждую минуту скользили. Дорога, проложенная черезъ эти горы, скалы и стремнины, есть одна изъ величайшихъ побѣдъ человѣческаго искусства надъ природою. Вездѣ теперь можно ѣхать въ каретѣ четверкою въ рядъ, и только глазъ пугается окружающихъ ужасовъ.

«На ночлегѣ въ Владикавказѣ меня ожидали мой конвой черкесовъ и линейныхъ казаковъ, возвращавшихся изъ Петербурга по выслугѣ срока своей службы, и депутаты отъ разныхъ горскихъ племенъ. Надо было видѣть взгляды, съ которыми мои молодцы казаки слѣдили за каждымъ движеніемъ этихъ господъ, изъ которыхъ, правда, у многихъ были настоящія разбойничьи рожи.

«Я растолковаль депутатамъ, чего желаю отъ ихъ единоплеменниковъ не для увеличенія могущества Россіи, а для собственнаго ихъ блага и для спокойствія ихъ семействъ; сказаль имъ далѣе, что они, для удостовѣренія въ истинѣ моихъ словъ, могутъ спросить присутствующаго тутъ муллу, который, по моему повелѣнію, прожилъ нѣсколько лѣтъ въ Петербургѣ, чтобы учить магометанскому закону ихъ собратій и дѣтей, ввѣренныхъ моему воспитанію, наконецъ, заключилъ тѣмъ, что я требую только, чтобы они жили спокойно, наслаждаясь благами своей прекрасной родины, и не покушались бороться противъ неодолимой для нихъ силы русскаго оружія.

«Они, кажется, вразумились монии словами, и мы разстались пріятелями; притомъ всѣ изъявляли желаніе проводить меня до Екатеринодара. Такимъ образомъ, въ моемъ конвоѣ было, по крайней мѣрѣ, вчетверо болѣе враговъ, чѣмъ своихъ, и всѣ усердствовали защищать меня противъ самихъ же себя. Все это представляло довольно любопытное зрѣлище. Нѣкоторые изъ отцовъ просили меня взять ихъ дѣтей на воспитаніе.

«Надо сказать, что до сихъ поръ мѣстное начальство принималось за свое дѣло совсѣмъ не такъ, какъ слѣдуетъ; вмѣсто того, чтобы по-кровительствовать, оно только утѣсняло и раздражало; словомъ, мы сами создали горцевъ, каковы они есть, и довольно часто разбойничали не хуже ихъ. Я много толковалъ объ этомъ съ Вельяминовымъ, стараясь внушить ему, что хочу не побѣдъ, а спокойствія; и что п для личной его славы, и для интересовъ Россіи надо стараться приголубить горцевъ и привязать ихъ къ русской державѣ, ознакомивъ этихъ дикарей съ выгодами порядка, твердыхъ законовъ и просвѣщенія; что безпре-

станныя съ ними стычки и вѣчная борьба только все болѣе и болѣе удаляютъ ихъ отъ насъ и поддерживаютъ воинственный духъ въ племенахъ, безъ того любящихъ опасности и кровопролитіе.

«Я самъ тутъ же написалъ Вельяминову новую инструкцію и приказалъ учредить въ разныхъ пунктахъ школы для дѣтей горцевъ, какъ вѣрнѣйшее средство къ ихъ обрусенію и къ смягченію ихъ нравовъ. Надѣюсь, что Вельяминовъ меня понялъ, и впередъ дѣло пойдетъ лучше. Розенъ сдѣлалъ много хорошаго, по по слабости своей еще больше попустилъ безпорядковъ и злоупотребленій, такъ что зло беретъ верхъ надъ добромъ, и я велѣлъ Орлову присовѣтовать ему просить увольненія отъ должности. Надо позаботиться о немедленномъ его замѣщеніи, и я уже написалъ князю Паскевичу, чтобы онъ уступилъ мнѣ Головина.

«Осмотрѣвъ въ Владикавказѣ военный госпиталь и въ Пятигорскѣ, 16-го октября, все заведеніе минеральныхъ водъ, офицерскую больницу, казармы военно-рабочей команды, церковь и гулянья, я къ ночи переѣхалъ въ Георгіевскъ, гдѣ усиѣлъ взглянуть на арсеналъ и госпиталь. Тутъ я принялъ депутацію вакубанскихъ племенъ и сказалъ имъ почти то же самое, что прежде говорилъ другимъ депутатамъ въ Владикавказѣ.

«Я осмотрёлъ находящіяся въ Ставрополё войска, а потомъ военный госпиталь, который разм'ященъ по частнымъ домамъ; при сильномъ движеніи черезъ этотъ городъ на линію и въ Грузію необходимо поскорѣе выстроить для военнаго госпиталя большое особое зданіе.

«До Ставрополя сопровождали меня мои черкесы и казаки, никакъ не согласившіеся уступить другимъ чести меня конвопровать; они сбирались скакать еще и далѣе, но я не допустилъ ихъ до того и простился тутъ съ этими людьми, показавшими мнѣ истинно трогательную преданность.

«19-го октября, въ 3 часа пополудни, я прибылъ въ Аксайскую станицу на Дону, гдѣ ждалъ меня мой сынъ, въ качествѣ атамана всѣхъ казачьихъ войскъ. Остатокъ дня и всю ночь я чувствовалъ себя очень нехорошо, такъ что даже принужденъ былъ принять лѣкарство и провести все 20-е число въ Аксаѣ. На слѣдующій день мы отправились въ Новочеркасскъ, куда въѣхали верхами. У заставы насъ встрѣтилъ наказной атаманъ, весь израненный старикъ Власовъ, съ генералами своего штаба, множествомъ офицеровъ и толпою любопытныхъ, которые всѣ проводили насъ до собора. Тутъ стоялъ войсковой кругъ, съ войсковыми регаліями, посреди которыхъ архіерей и прочее духовенство встрѣтили меня съ крестомъ и святою водою.

«Выйдя изъ церкви, я взялъ изъ рукъ храбраго Власова атаманскую булаву и вручилъ ее наследнику, въ знакъ главнаго его началь-

ствованія надъ всёми казачьими войсками. Пальба изъ всёхъ орудій города возв'єстила введеніе его въ должность.

«22-го октября новый атаманъ представилъ миѣ войска, собранныя подъ Новочеркасскомъ. Всего было въ конномъ строю до 18.000 человѣкъ. Кромѣ четырехъ гвардейскихъ эскадроновъ, полковъ атаманскаго и учебнаго и артиллеріи, все прочее — совершенная дрянь: негодныя лошади, люди, дурно одѣтые, сами офицеры, плохо сидящіе на конѣ. Къ искреннему моему сожалѣнію, все это показалось миѣ скорѣе толпою мужиковъ, нежели военнымъ строемъ. Продолжительный мпръ и довольство обабили казаковъ: они обратились просто въ земледѣльцевъ, какъ иначе и быть не могло при отдаленности ихъ отъ границъ и отъ всякой опасности. Надо будетъ подумать о преобразованіи ихъ устройства.

«За об'єдомъ у меня, къ которому были приглашены вс'є генералы и полковники, я откровенно высказаль имъ мое ми'єніе. Старые усачи сами стыдились того плохого положенія, въ которомъ вывели передъменя свое войско.

«Вечеромъ я былъ на балѣ и не могу сказать, чтобы дамы поразили меня своею красотою или изяществомъ своихъ манеръ; но устройство и роскошь праздника еще болѣе меня убѣдили, что казаки промѣняли прежнюю суровость своихъ нравовъ на утонченныя наслажденія образованности. Къ несчастію, для возстановленія прославленной ихъ удали нужна бы продолжительная война. Это послѣднее явленіе въ драмѣ моего путешествія не было утѣшительно.

«23-го октября, утромъ, вы выёхали въ Воронежъ, куда прибыли 24-го, вечеромъ. Поблагодаривъ тамъ Бога и святого его угодника за благополучное совершение длиннаго и труднаго пути, я уже нигдѣ болѣе не останавливался до Москвы».

Государь, располагая осмотрёть еще войска въ Чугуевѣ и Ковнѣ и побывать въ Варшавѣ, всемѣрно ускорялъ нашу поѣздку и уже успѣлъ выпграть нѣсколько дней противъ маршрута. Мы мчались съ ужасающею быстротою, впрочемъ по хорошей дорогѣ и на славныхъ лошадяхъ. Ночная темнота, застигшая насъ по выѣздѣ изъ Пензы, нисколько не умалила скорости нашей ѣзды. Государь и я крѣпко спали въ коляскѣ, какъ вдругъ, въ часъ пополуночи, 26-го августа, насъ разбудилъ крикъ форейтора и кучера; лошади понесли, и почти въ ту же минуту коляска опрокинулась съ грохотомъ пушечнаго выстрѣла. «Это ничего!»—вскричалъ государь. Очутившись, самъ не знаю какъ, на ногахъ возлѣ опрокинутаго экипажа, я увидѣлъ кучера государева, Колчина, и камердинера Малышева (спдѣвшаго также на козлахъ) лежащими безъ чувствъ; паденіе коляски и родъ небольшого вала, на который свернули лошади, тотчасъ остановили ихъ стремительный бѣгъ. «Выходите!»—

закричалъ я государю; но такъ какъ онъ не отвѣтилъ, то я схватиль его за воротникъ шинели и вытащиль изъколяски; тутъ, увидъвъ, что ему сдълалось дурно, я, поддерживая его, отвелъ и посадилъ въ ровъ, окаймлявшій дорогу и находившійся въ нѣсколькихъ шагахъ отъ коляски ¹. Первыя его слова были: «Я чувствую, что у меня переломлено плечо; это хорошо: значить, Богь вразумляеть меня, что не надо дёлать никакихъ плановъ, не испроснвъ Его помощи». Въ это время показался прохожій: то былъ старый отставной солдать, съ увѣшенною медалями грудью. Я подозваль его и, давъ подержать факелъ, принесенный рейткнехтомъ, который прибыжаль въ испугы съ передовой телыги, приказаль остаться при государъ, пока я съ рейткнехтомъ посмотрю, какъ помочь кучеру и камердинеру; последній, весь въ крови, стональ, а первый не даваль никакого признака жизни. Тогда я послалъ рейткнехта въ его телъгъ за врачемъ и другимъ экипажемъ на ближайшую станцію городокъ Чембаръ, до котораго намъ оставалось всего пять верстъ. Государь между тымь разговариваль сь державшимь факель солдатомъ и самъ, приподнявшись, чтобы пособить намъ ухаживать за камердинеромъ, замътилъ, что у меня ушибъ на лбу, чего я прежде сгоряча не почувствоваль. Туть настигь нась следовавшій всегда за государемъ фельдъегерь, котораго я тотчасъ отослалъ обратно, ускорить сколько можно прибытіе лейбъ-медика Арендта, "Ехавшаго въ одной коляскъ съ генералъ-адъютантомъ Адлербергомъ и отставшаго въ пути. Покамъстъ, я досталъ изъ кармана коляски хересу, которымъ обмылъ окровавленное лицо камердинера, принудивъ и государя, у котораго всякую минуту делалась дурнота, выпить несколько глотковъ. Видя передъ собою сидящимъ на голой землъ, съ переломленнымъ плечомъ могущественнаго владыку шестой части вселенной, которому свътилъ старый инвалидъ, и, кром'в меня, никто не прислуживалъ, я былъ невольно пораженъ этою наглядною картиною суеты и ничтожества земного величія. Государю пришла та же самая мысль, и мы разговорились объ этомъ съ темъ религознымъ чувствомъ, которое невольно внушала подобная минута.

До возвращенія изъ города рейткнехта прошель добрый чась. Государь велёль пріёхавшему врачу заняться кучеромъ, который пришель между тёмъ въ чувство, и камердинеромъ и уложить ихъ въ при-

<sup>1</sup> Эти слова зачеркнуты, и противъ нихъ написано императоромъ Николаемъ:

<sup>«</sup>Ce n'est pas exact. Quand Benkendorf fut debout, il me dit: sortez, sire; je lui répondis: c'est facile à dire sortez, mais je ne puis me soulever, je sens que mon épaule craque; et avec le plus pénible effort je parvins à me dégager de la voiture dont heureusement pour moi le soufflet avait été levé, ce qui probablement nous sauva la vie; à peine debout, je me sentis défaillir et le dis à Benkendorf».

бывшую коляску, а самъ, не допустивъ осмотръть своего перелома, сёль въ нашу, поднятую пріёхавшими людьми; но когда движеніе экипажа стало усиливать его страданія, то вышель изъ него и пошель дальше пѣшкомъ. Въ это время подскакали Арендтъ съ Адлербергомъ, а я побъжаль впередъ, чтобы похлопотать о какомъ нибудь помъщении въ Чембаръ. Тамъ все было погружено въ сонъ, и только разбуженный рейткиехтомъ городничій ждаль у заставы. Отправившись вмёстё съ нимъ къ увздному училищу, какъ единственному дому, въ которомъ, по его словамъ, представлялась возможность пом'єстить нашего больного, я приказаль наскоро очистить и освётить этоть домь и пустился назадь навстръчу къ государю. Онъ уже дошелъ покуда до города и чувствоваль себя крайне утомленнымь; но, войдя въ импровизированную для него квартиру, сталъ шутить и, потребовавъ бумаги и карандашъ. написаль императрицѣ цѣлыхъ четыре страницы въ такомъ юмористическомъ тонѣ, что, слушая это письмо, мы не могли удержаться отъ смѣха. Оно было тотчасъ отправлено съ нарочнымъ фельдъегеремъ; затёмъ государь велёль мнё дать знать во всё мёста, чрезъ которыя лежаль нашь дальныйшій маршруть, чтобы его туда не ждали, а Адлербергу, завъдывавшему въ пути военною частію, приказалъ разослать такія же изв'єщенія князю Паскевичу, военному министру и начальникамъ собранныхъ на разныхъ пунктахъ войскъ. Уже только послѣ всего этого онъ, обратившись къ Арендту, сказаль: «Ну, теперь твоя очередь, вотъ тебѣ моя рука: займись ею». Въ продолжение всей перевязки онъ шутиль съ нами и милостиво старался ободрить чембарскаго эскулапа, сильно переконфуженнаго неожиданною честью ухаживать за своимъ монархомъ.

У государя дъйствительно оказалась переломленною ключица.

Когда его уложили, я принялся за всё нужныя распоряженія для пом'єщенія свиты и возвращенія передовой коляски, находившейся съ прочими камердинерами государевыми уже въ Тамбовів. Городокъ, въ которомъ мы принуждены были устроиться, одинъ изъ самыхъ ничтожныхъ въ цілой имперіи, не представлялъ никакихъ містныхъ рессурсовъ; поэтому надо было тотчасъ позаботиться о снабженіи нашей кухни нужными припасами, добыть какую нибудь мебель, выписать изъ Москвы вина, образовать родъ пожарной команды на случай огня въ нашемъ деревянномъ домишків, покрытомъ въ большей его части соломою; наконецъ устроить движеніе курьеровъ и дать повсем'єстно знать о новой резиденціи государя. Все это обошлось безъ особенныхъ затрудненій. Безсрочноотпускные изъ гвардейскихъ и армейскихъ полковъ поспівшили къ намъ со всіхъ концовъ губерніи, съ просьбою употребить ихъ въ діло; первыхъ я опреділиль въ комнатную прислугу, а вторыхъ въ составъ полицейской команды. Чембарскіе жители цільми

днями окружали наше скромное жилище въ грустномъ молчаніи, составляя такимъ образомъ постоянную царскую стражу и удаляя всякій шумъ: даже и между собою они шептались на ухо, какъ бы въ комнатѣ самого больного. Сосѣдніе помѣщики наслали фруктовъ и запасовъ всякаго рода, и кладовыя нашего дорожнаго метрдотеля Миллера вскоръ обильно всъмъ наполнились. Изъ окрестностей навезли даже цвётовъ и померанцевыхъ деревьевъ для убранства оконъ и комнатъ. Дамы и люди богатые и бъдные прівзжали за сто, за двъсти версть, точно на богомолье, чтобы осведомляться о здоровье государя и въ надеждъ какъ нибудь на него взглянуть. По мъръ того, какъ слухъ о несчастномъ приключеніи долеталь до сосёднихъ губерній, стали являться посланные и отъ тамошнихъ дворянскихъ и городскихъ обществъ, съ разспросами о положеніи обожаемаго монарха. Ежедневно выходиль бюллетень, за подписаніемъ Арендта и м'ёстнаго врача, очень смышленаго молодого человъка, и этотъ бюллетень пересылался въ Москву, въ Петербургъ и по всвиъ трактамъ, шедшимъ отъ Чембара. Я едва успъвалъ отписываться на письма, которыя приходили ко мит съ нарочными. Вся имперія была въ тревожномъ испугь, и Чембаръ спьлался средоточіемъ всёхъ страховъ и всёхъ надеждъ. Въ Петербургъ пмператрица съ тою твердостію, которою она умфетъ вооружаться въ важныхъ случаяхъ, старалась умфрять народныя опасенія, съ одной стороны, часто показываясь передъ публикою на островахъ, а, съ другой, сообщая каждому, кто только имълъ къ ней доступъ, утъщительныя извъстія, ежедневно получавшіяся ею въ письмахъ государя, столько же пространныхъ, сколько и написанныхъ всегда въ самомъ веселомъ тонъ. Но въ сущности было не совстмъ то. Государь жестоко страдалъ. Въ началъ нашего пребыванія въ Чембаръ стояли тамъ страшные жары, и плохенькій домикъ нашъ, обратившійся во дворецъ повелителя Россін, не представляль никакого пріюта отъ томительной духоты. Въ первую минуту врачи не зам'тили, что, кром'т ключицы, было переломлено и верхнее ребро, отъ чего естественно усугублялись боли. Впрочемъ больной, если по временамъ и жаловался, то и тутъ проявляль ту желёзную твердость характера, которая ставила его такъ высоко надъ другими людьми, даже и при перенесеніи физическихъ страданій. Онъ продолжаль заниматься ділами, какъ бы въ своемъ кабинетъ въ Зимнемъ дворцъ; курьеры привозили всъ текущіе доклады министровъ, и все было имъ высылаемо обратно обыкновеннымъ порялкомъ. Въ свободныя минуты государь читалъ газеты и даже романы, но скучаль этимь чтеніемь, въ постоянной тревог о безпокойств в своей семьи и своего народа и о разстройствѣ, происшедшемъ въ его маршрутъ. Онъ боялся, кромъ того, чтобы императрица не ръшилась сама прівхать въ Чембаръ, что могло бы повредить ея здоровью и еще

болже напугать всю Россію. Хотя онъ еще въ первомъ своемъ письмъ именно запретилъ ей думать о такой поъздкъ, о чемъ написалъ и князю Волконскому (министру императорскаго двора), однако, зная нъжную къ себъ привязанность своей супруги, все продолжалъ опасаться, чтобы она не нарушила его запрещенія, и я на этотъ случай уже готовилъ для нея домъ присутственныхъ мъстъ.

Врачи объявили, что надо пробыть въ Чембаръ, по крайней мъръ, три недѣли и потомъ дѣлать самые короткіе переѣзды. Эта перспектива еще болье волновала нетерпьливый нравь государя и даже замедляла его выздоровленіе. Притомъ первая перевязка, которую сняли только черезъ трое сутокъ, такъ сдавила ему животъ, что къ прежнимъ страданіямъ прибавились еще желудочныя судороги, съ нестерпимыми болями. Въдный Арендтъ не зналъ, что начать, особенно потому, что больной не соглашался принимать большую часть его лекарствъ, или сердился, когда они не доставляли ему облегченія. Разъ, ночью, государь почувствоваль себя такъ дурно, что даже потребоваль священника для напутствія къ смерти, и между тімь все это, по точному и строгому его приказанію, должно было оставаться тайною и для императрицы и для всёхъ. Во мнё лично такая таинственность, усиливая тягот вышую на мн отв тственность, не могла не увеличивать еще болье тревожной заботы. Въ присутствии больного я всегда старался казаться спокойнымъ и веселымъ; но сердце мое было истерзано, и я вполнъ обрисовывалъ себъ весь ужасъ моего положенія въ отношеніи къ императрицъ, къ наслъднику престола и къ цълой имперіи. Дорожные мои спутники, Адлербергъ и прусскій полковникъ Раухъ, въ особенности же Арендтъ, съ ранняго утра приходили изливаться передо мною въ жалобахъ и плакать, и мнв же еще доводилось утвшать ихъ и ободрять унывавшаго лейбъ-медика. Утромъ до объда и потомъ опять послё стола я оставался у государя по цёлымъ часамъ, стараясь развлекать его разговорами; въ промежутки моего отсутствія Адлербергъ поутру приносилъ ему бумаги по военному министерству, а вечеромъ что нибудь читалъ. Кромѣ того, въ Чембаръ были вызваны съ докладами командиръ черноморскаго флота Лазаревъ и начальникъ кавалерійскихъ военныхъ поселеній графъ Виттъ, которыхъ государь, по прежнему маршруту, думалъ видеть въ Чугуеве; часто также наезжали разные другіе генералы, флигель-адъютанты и проч., что хотя нъсколько разгоняло скуку нашей однообразной жизпи. Иногда государь прохаживался по двору своего дома, и тогда, счастливый, какъ узникъ, вырвавшійся изъ своей тюрьмы, любиль встр'вчаться и шутить съ нами. Но желудочныя боли, ежедневно возвращавшіяся, очень его безнокопли; пребывание въ Чембаръ становилось ему съ каждымъ часомъ нестерпимве, и желаніе скорве оставить этотъ несносный городъ все спльнве

высказывалось, отражаясь и на расположении его духа. Трехнедъльный срокъ казался ему цёлою вёчностью. Арендтъ, котораго все болёе пугало и состояніе здоровья больного и его раздражительность, не могъ не видѣть, что потерялъ его довъріе. Однажды бъднякъ, изливая мнъ, весь въ слезахъ, свое сокрушение, объявилъ, что единственнымъ средствомъ успокоить моральное раздражение государя считаеть отъёздъ изъ Чембара, хотя, съ другой стороны, движение экипажа можетъ увеличить страданія отъ перелома. Я расчель, что изъ двухъ бъдъ послъдняя -- меньшая, и, несмотря на то, что съ нашего приключенія не минуло еще и двухъ недъль, мы поръшили отправиться въ путь черезъ четверо сутокъ. Въсть о томъ неописуемо обрадовала государя, и я тотчасъ занялся дорожными сборами. Но едва прошли первыя сутки, какъ государь вдругъ потребовалъ меня къ себъ и, сидя на постели, съ сверкающими глазами, съ суровымъ выраженіемъ лица, почти закричаль мий: «Я йду непремино завтра утромъ въ 9 часовъ, и если вы не можете везти меня, то уйду пѣшкомъ». Никогда еще въ жизни онъ не выражался со мною такимъ повелительнымъ и ръзкимъ тономъ. Видя его въ этомъ положеніи, я только спросилъ, переговорено ли уже объ этомъ съ докторами. «Это не ихъ дёло», —возразилъ онъ въ томъ же тонв. Тогда я отввчаль, что сдвлаю сейчась всв нужныя распоряженія, хотя не легко собраться въ какіе нибудь двінадцать часовъ. Едва, однако, я принялся за дёло, какъ меня снова позвали къ государю. Выражение лица и голосъ его уже были опять обычные и, по докладу моему, что все будетъ готово къ назначенному времени, онъ тотчасъ развеселился и приказалъ мнѣ наградить всѣхъ прислуживавшихъ ему въ Чембарѣ, а также раздать значительныя суммы въ церковь, въ училище и на бѣдныхъ.

Въ слѣдующее утро государь быль одѣть уже съ семи часовъ и торопиль всѣхъ къ отъѣзду. Поблагодаривъ городничаго, уѣзднаго предводителя дворянства, жандармскаго полковника и безсрочныхъ, прислуживавшихъ въ комнатахъ, онъ пошелъ пѣшкомъ въ церковь, въ которую втѣснилось все чембарское населеніе. Послѣ краткаго молебствія мы всѣ вмѣстѣ съ нимъ усѣлись въ выписанную мною нарочно изъ Пензы длинную, низкую и казавшуюся болѣе спокойною, чѣмъ коляска, линейку и, напутствуемые благословеніями толпы, пустились въ дорогу по прекраснѣйшей погодѣ.

Прожитыя нами въ Чембарѣ двѣ недѣли, съ 26-го августа по 9-е сентября, казались мнѣ цѣлымъ годомъ, и я не менѣе государя радовался, что мы оставляемъ это скучное мѣсто. Первыя 20 верстъ все шло безподобно, и государь шутилъ съ Арендтомъ надъ медициною вообще и надъ его невѣжествомъ въ частности. По потомъ возобновились желудочныя судороги, и, пересѣвъ въ свою коляску, уже одинъ,

чтобы скрыть отъ насъ свои страданія, онъ прівхаль на ночлеть совсёмъ разнемогшійся и въ дурномъ расположеніи духа. Городокъ Кирсановъ, въ которомъ мы ночевали, не могъ, къ несчастію, доставить больному большихъ удобствъ, и рано утромъ мы въ ужасное ненастье тронулись далѣе, сильно встревоженные положеніемъ государя.

Второй ночлегъ былъ въ Тамбовѣ, куда мы пріѣхали въ 2 часа пополудни. Встръчи государю въ его путешествіяхъ по Россіи вездъ, особенно же въ губернскихъ городахъ, бывали всегда самыя шумныя, но здъсь случилось совершенно противное; огромныя массы народа, въ экипажахъ и пъшкомъ, правда, точно также тъснились вокругъ государевой коляски, но въ совершенномъ молчаніи, боясь обезпокоить его мальйшимъ шумомъ. Эта благоговьйная тишина, плодъ такихъ чистыхъ побужденій, говорила сердцу еще краснорізчивіве, чімъ всі восторженные клики, къ которымъ въ продолжение десяти лътъ народная любовь пріучила государя. Толпа цёлый день не покидала площади передъ домомъ, гдф онъ остановился, и, храня все то же безмолвіе, не отрывала глазъ отъ временнаго жилища своего монарха. Утромъ, при оставленіи нами Тамбова, дамы въ экипажахъ старались объёхать государеву коляску, чтобы имъть счастіе взглянуть на него; когда же мы выбхали на широкую столбовую дорогу, то началась настоящая скачка: одни экинажи стремились опередить другіе, рискуя ежеминутно быть опрокинутыми, что продолжалось нёсколько версть. Эта живая панорама счастливыхъ и хорошенькихъ личекъ, безпрестанно мелькавшихъ передъ глазами государя п ежеминутно смінявшихся новыми, очень его забавляла.

Следующіе ночлеги были въ Козлове, Ряжске, Рязани и Коломне, и везд'в насъ принимала та же самая благогов'в йная тишина со стороны народныхъ массъ, какъ бы всв онв были связаны одною электрическою нитью. Здоровье нашего больного нисколько, однако же, не поправлялось, и вмѣстѣ съ безпокойствомъ Арендта возрастали и наши страхи. По прибытіи въ Москву, государь прослідоваль ее почти во всю длину, отъ Коломенской заставы до Орловской своей дачи, сидя въ коляскъ одинь, чтобы имъть болъе простора для своей руки. Мы вдвоемъ съ Арендтомъ прівхали получасомъ позже и нашли его крайне разгивваннымъ. Всемъ городскимъ властямъ заранее было запрещено встречать или ожидать государя; но никому не дано было предвидёть, что у каждой изъ безчисленныхъ церквей, мимо которыхъ лежалъ его путь, будеть выходить духовенство съ крестами и святою водою. Это заставляло его безпрестанно снимать фуражку и прикладываться къ крестамъ, тогда какъ онъ для обереженія руки быль весь обложенъ подушками и вальками.

Вслѣдствіе того государь приказалъ мнѣ вытребовать къ себѣ правившаго должность военнаго генералъ-губернатора графа Толстого и

### ДОПОЛНЕНІЯ КЪ ВТОРОМУ ТОМУ

московскаго коменданта и сдѣлать имъ его именемъ строгій выговоръ. Послѣ обѣда я доложилъ его величеству, что не могъ исполнить полученнаго приказанія, потому что и Толстой и комендантъ предупреждали духовенство не дѣлать такой встрѣчи, которая въ обычаѣ единственно при въѣздѣ императора въ Москву передъ коронацією; но митрополитъ, вопреки тому, именно велѣлъ всѣмъ причтамъ встрѣтить государя у церковныхъ папертей, въ томъ предположеніи, что это будетъ принято знакомъ благоговѣйнаго сочувствія къ выздоровленію монарха.

— Такъ вымой голову митрополиту, — отвъчаль онъ мнъ.

Государь объщаль намъ отдохнуть въ Москвъ нъсколько времени и потомъ останавливаться въ дорогѣ на каждую ночь; но его нетерпѣніе взяло верхъ, и я получилъ приказаніе сготовиться къ отъёзду не далёе, какъ на следующій день. Утромъ, отслушавъ обедню въ домовой церкви и принявъ графа П. А. Толстого (правившаго должность военнаго генералъ-губернатора) и князя С. М. Голицына (предсъдателя опекунскаго совъта, весьма любимаго императорскимъ домомъ), государь сълъ въ коляску опять одинъ и, отъёзжая, сказалъ мнё, что будеть обедать на второй станціи отъ Москвы. Вмісто того, прибывъ на эту станцію, онъ немедленно потребовалъ лошадей и, нигдъ не останавливаясь, примчался въ Царское Село такъ скоро, что при всей прыти мы поспъли туда уже часомъ послѣ него. Императрица и вся царственная семья несказанно обрадовались внезапному появленію своего больного, а самъ онъ чувствоваль себя совершенно счастливымъ, что отдёлался отъ несноснаго Чембара и могъ снова обнять всёхъ своихъ. Когда я пришелъ во дворецъ, всѣ уже сидѣли вмѣстѣ за столомъ. Меня тотчасъ позвали въ столовую, и императорская чета поблагодарила меня отъ полноты сердца: государь за всѣ мои заботы о немъ въ продолжение этого несчастнаго путешествія, а императрица за то, что я привезъ ей ея супруга.

Государь провель въ Царскомъ Селѣ безвыѣздио двадцать дней. 8-го октября онъ съѣздилъ въ Петербургъ, но только на двое сутокъ, и потомъ, вернувшись обратно въ осеннюю свою резиденцію, оставался тамъ до 7-го ноября, медленно оправляясь отъ послѣдствій своего паденія...

# СОДЕРЖАНІЕ.

| ГЛАВА ПЕРВАЯ. Перевздъ двора въ Москву.—Прибытіе цесаревича Константина Павловича.—Коронація императора Николая Павловича.—Милости и облегченія по случаю коронаціи.—Реформа въ придворномъ вѣдомствѣ.—Награды.—Отъ- вздъ цесаревича Константина Павловича. — Письма его къ императору Николаю и Лагарпу.—Коронаціонныя празднества.—Отношенія императора Николая къ А. С. Пушкину. — Бенкендорфъ и Пушкинъ. — Поэтъ Полежаевъ. — Нерасположеніе государя къ А. П. Ермолову.—Запутанность дѣлъ въ Грузіи. — Посылка на Кавказъ генералъ-адъютанта Паскевича.—Разрывъ съ Персіей. — Побѣда подъ Елисаветполемъ. — Интриги противъ Ермолова. — Аккерманская конвенція. — Сводъ миѣній декабристовъ о внутреннемъ положеніи государства. — Назначеніе графа Кочубея предсѣдателемъ комитета министровъ. — Указъ о народномъ образованіи. — Цензурный уставъ. — Посѣщеніе государемъ сената. — Назначеніе великаго князя Михаила Павловича командующимъ гвардейскимъ корпусомъ. — Его требовательность и горячность | 1          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ГЛАВА ВТОРАЯ. Графъ Аракчеевъ. — Его письмо императору Николаю Павловичу. — Увольненіе Аракчеева отъ управленія военными поселеніями. — Исторія съ письмомъ императора Александра. — Паденіе Магницкаго и Рунича                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39         |
| ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Прівздъ въ Петербургъ цесаревича Константина Павловича. — Заботы императора Николая Павловича о возрожденіи флота. — Образованіе морского министерства. — Рожденіе великаго князя Константина Николаевича. — Переписка государя съ цесаревичемъ Константиномъ Павловичемъ. — Посылка на Кавказъ барона Дибича. — Увольненіе Ермолова. — Назначеніе новыхъ министровъ: графа Чернышева военнымъ, князя Долгорукова юстиціи и Закревскаго внутреннихъ дѣлъ. — Письма Ермолова къ Погодину и Устрялову. — Военныя дѣйствія въ Персіи. — Взятіе Эривани. — Переговоры Паскевича съ Аббасъ-Мирзой. — Заключеніе мира въ Туркманчаѣ. — Награды Паскевичу. — Отношенія къ нему государя. — Отношенія цесаревича Константина Павловича къ Ермолову. — Польскія тайныя общества                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b> 6 |
| ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Греческія дѣла.—Лондонскій договоръ.—Истребленіе турец-<br>каго флота при Наваринѣ.—Послѣдствія Наваринской битвы.—Разрывъ съ Тур-<br>ціей.—Переписка государя съ цесаревичемъ Константиномъ Павловичемъ по по-<br>воду участія въ военныхъ дѣйствіяхъ польской арміи.—Отъѣздъ императора Нико-<br>лая Павловича въ дѣйствующую армію.—Учрежденіе временной верховной комис-<br>сіи.—Планы военныхъ дѣйствій противъ Турціи.—Составъ дѣйствующей арміи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103        |
| ГЛАВА ПЯТАЯ. Открытіе военных дъйствій противъ Турціи.—Возвращеніе за-<br>порожцевъ, бъжавшихъ за Дунай.—Многовластіе въ арміи.—Переправа черезъ<br>Дунай.—Некрасовцы.—Покореніе придунайскихъ кръпостей.—Взятіе Анапы.—<br>Осада Варны.— Движеніе арміи къ Шумлъ.— Безцъльныя операціи противъ<br>Шумлы.— Отъъздъ императора Николая Павловича въ Одессу.— Неудачи.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |

### СОДЕРЖАНІЕ ВТОРОГО ТОМА

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | СТРАН.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Неудовольствія государя противь главнокомандующаго, графа Витгенштейна.— Возвращеніе государя въ лагерь подъ Варной.— Сдача Варны.— Окончаніе кампаніи.—Опасный перевздъ государя въ Одессу на кораблів «Императрица Марія».— Возвращеніе въ Петербургъ.— Расположеніе армін на зимнія квартиры.—Побіды Паскевича въ Азіатской Турціи.—Взятіе Карса.—Болізнь и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| кончина императрицы Маріи Өеодоровны.—Принцъ Евгеній Виртембергскій.— Учрежденіе IV Отдівленія собственной его величества канцеляріи ГЛАВА ШЕСТАЯ. Планъ кампаніи 1829 года.— Записка И. В. Васильчикова.— Засівданіе особаго Комитета.— Увольненіе графа Витгенштейна.— Назначеніе главнокомандующимъ Дибича.— Начало военныхъ дібіствій.— Занятіе Эрверума.— Коронованіе императора Николая Павловича въ Варшавів.— Побіздка государя въ Берлинъ.— Возвращеніе въ Варшаву.— Побіздка при Кулевчів.— Подвигъ Козарскаго.—Сдача фрегата «Рафаилъ».—Побіздка государя по Рос-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 127        |
| сіи.—Взятіе Силистріи.—Прівздъ въ Петербургъ персидскаго принца Хозревъ-<br>Мирзы. — Учрежденіе особаго секретнаго Комитета. — Переходъ черезъ Бал-<br>каны. — Занятіе Адріанополя. — Заключеніе мира съ Турціей. — Награды по<br>этому случаю. — Мнънія объ Адріанопольскомъ договоръ. — Бользнь импера-<br>тора Николая Павловича.—Ея благополучный исходъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192        |
| ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Турецкое посольство въ Петербургѣ.—Аудіенція Галиль-паши у государя. — Записка, составленная по этому случаю. — Бесѣда государя съ Галиль-пашей передъ его отъѣздомъ. — Осмотръ императоромъ Николаемъ Павловичемъ военныхъ поселеній. — Неожиданный пріѣздъ государя въ Москву.—Выставка мануфактурной промышленности.—Возвращеніе государя въ Петербургъ.—Созваніе польскаго сейма.—Пребываніе государя въ Варшавѣ.— Рѣчь императора представителямъ Польскаго королевства.—Отъѣздъ государя изъ Варшавы. — Холера. — Государственный переворотъ во Франціи. — Весѣда государя съ французскимъ повѣреннымъ въ дѣлахъ, барономъ Бургоэномъ. — Поѣздка въ Финляндію.—Аудіенція барона Бургоэна у государя.—Политиче-                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| ская переписка императора Николая Павловича съцесаревичемъ Константиномъ Павловичемъ.—Письма графа Дибича въ Берлинъ.—Письмо государя французскому королю.—Пофздка въ Москву.—Бельгійская революція.—Политическая исповъдь императора Николая Павловича.—Приготовленія къ войнъ и дипломатическіе переговоры.—Возмущенія въ Варшавъ.—Отступленіе цесаревича Константина Павловича изъ Варшавы.—Польскіе депутаты у государя.—Назначеніе графа Дибича главнокомандующимъ дъйствующей арміи противъ поляковъ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 265        |
| ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Манифестъ о войнъ. — Начало военныхъ дъйствій. — Неръшительность графа Дибича. — Гроховское сраженіе. — Неудовольствіе государя медленностью Дибича. — Письма его по этому поводу. — Записка императора Николая Павловича о новомъ раздълъ Польши. — Записка о польскихъ дълахъ Паскевича. — Кончина графа Дибича. — Назначеніе главнокомандующимъ графа Паскевича. — Тягостное положеніе цесаревича Константина Павловича. — Его кончина. — Холера въ Петербургъ. — Уличные безпорядки. — Государь усмиряетъ народъ на Сънной площади. — Прекращеніе холеры. — Вунтъ военныхъ поселянъ. — Поъздка государя въ военныя поселенія. — Штурмъ и взятіе Варшавы. — Окончаніе польско-русской войны. — Взглядъ императора Николая Павловича на дальнъйшія отношенія къ Польшъ. — Поъздка государя въ Москву. — Свиданіе съ Ермоловымъ. — Отобраніе экземпляровъ польской конституціи. — Кончина княгини Ловичъ. — Увольненіе Закревскаго и назначеніе министромъ внутреннихъ дълъ Блудова. — Вліяніе польскаго возстанія на императора |            |
| Николая Павловича                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 333<br>401 |
| приложения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 493        |
| ТОПОЛНЕНІЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 619        |

## ИЛЛЮСТРАЦІИ И АВТОГРАФЫ, ПОМЪЩЕННЫЕ ВО ВТОРОМЪ ТОМЪ.

### Портреты.

### Александра Осодоровна, императрица.

- Въъздъ ея въ Москву. Съ литографіи того времени. Стр. 13.
- Вмѣстѣ съ императоромъ Николаемъ и великимъ княземъ Константиномъ Николаевичемъ. Съ литографіи начала прошлаго столѣтія. Стр. 89.
- Съ гравюры Райта. Стр. 93.
- На верхней террасѣ Ольгина острова въ Петергофѣ. Съ сепіи съ натуры Чернышева. Стр. 105.
- На парадъ Кавалергардскаго полка. Съ рисунка, приложеннаго къ «Исторіи Кавалергардскаго полка». Стр. 169.
- Съ литографіи Гольдбаха, сділанной съ портрета Разумихина. Стр. 385.
- Вмёстё съ великими княжнами Ольгой, Маріей и Александрой Николаевнами. Съ гравюры того времени. (Гравюра на отдёльномъ листё). Стр. 17.
- **Александра Николаевна**, великая княжна. Съ литографін Митрейтера, сдёланной съ портрета Штилера. Стр. 131.
  - Вмѣстѣ съ императрицей Александрой Өеодоровной и великими княжнами Ольгой и Маріей Николаевнами. Съ гравюры того времени. (Гравюра на отдѣльномъ листѣ). Стр. 17.
- **Александръ Николаевичъ**, цесаревичъ, обозрѣвающій маневры изъ павильона Дудергофскаго дворца. Съ литографіи Иванова, сдѣланной съ картины Чернецова. Стр. 209.
  - Съ портрета, писаннаго Крюгеромъ и принадлежащаго П. Я. Дашкову.
     (Хромолитографія на отдёльномъ пистё). Стр. 217.
  - Вмёстё съ императоромъ Николаемъ Павловичемъ, великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ, княземъ Волконскимъ и графомъ Бенкендорфомъ. Съ портрета, писаннаго Крюгеромъ и находящагося въ Николаевскомъ залѣ Зимняго дворца. (Хромолитографія на отдёльномъ листѣ). Стр. 1.
- **Аракчеевъ,** графъ, Алексъй Андреевичъ. Съ портрета, писаннаго Доу и принадлежащаго его императорскому высочеству великому князю Николаю Михайловичу. (Хромолиторрафія на отдъльномъ листъ). Стр. 33.

### СОЛЕРЖАНІЕ ВТОРОГО ТОМА

- Бенкендорфъ, графъ, Александръ Христофоровичъ (въ свитѣ императора Николая Павловича). Съ портрета, писаннаго Крюгеромъ и находящагося въ Николаевскомъ валѣ Зимняго дворца. (Хромолитографія на отдѣльномъ листѣ). Стр. 1.
- Васильчиковъ, князь, Иларіонъ Васильевичъ. Съ портрета, приложеннаго къ «Историческому обзору дъятельности комитета министровъ». Стр. 289.
- Вилламовъ, Григорій Ивановичъ. Съ литографіи начала прошлаго стольтія. Стр. 281.
- **Витгенштейнъ**, графъ, Петръ Христіановичъ. Съ гравюры Генриха Доу, сдѣланной съ портрета, писаннаго его отцомъ. Стр. 248.
- Виттъ, графъ, Иванъ Осиповичъ. Съ портрета, находящагося въ «Военной галлерев» Зимняго дворда. Стр. 77.
- Волконскій, князь, Петръ Михайловичь (въ свить императора Николая Павловича). Съ портрета, писаннаго Крюгеромъ и находящагося въ Николаевской заль Зимняго дворца. (Хромолитографія на отдъльномъ листъ). Стр. 1.
- Галиль-паша. Съ портрета, приложеннаго къ книгъ «Histoire de Turquie». Стр. 313.-
- Гауке, графъ, военный министръ царства Польскаго. Съ рисунка съ натуры Киля. Изъ собранія А. О. Думберга. Стр. 341.
- **Гейденъ**, графъ, Логгинъ Петровичъ. Съ портрета масляными красками, принадлежащаго его императорскому высочеству великому князю Николаю Михайловичу. Стр. 241.
- **Г**ельмгутъ, генералъ польской арміи. Съ рисунка съ натуры Киля. Изъ собранія А. О. Думберга. Стр. 335.
- **Грейгъ**, Алексъ́й Самойловичъ. Съ литографін Сандомури, сдѣланной съ портрета, рисованнаго съ натуры Осокинымъ. Стр. 298.
- **Дашковъ**, Дмитрій Васильевичь. Съ портрета, приложеннаго къ «Опыту біографій генераль-прокуроровъ и министровъ юстицін». Стр. 253.
- **Дибичъ-Забалканскій**, графъ, Иванъ Ивановичъ. Съ портрета того времени, писаннаго масляными красками. (Хромолитографія на отдёльномъ листѣ). Стр. 353.
- Долгоруковъ, князь, Алексъй Алексъевичъ. Съ портрета, приложеннаго къ «Опыту біографій генераль-прокуроровъ и министровъ юстиціи». Стр. 217.
- Ермоловъ, Алексъй Петровичъ. Съ гравюры Райта, сдъланной съ портрета Доу. Стр. 41.
- Жомини, баронъ. Съ литографіи начала прошлаго столітія. Стр. 249.
- Закревскій, Арсеній Андреевичъ. Съ литографіи Смирнова, сдёланной съ портрета Ранделя. Стр. 221.
- **Канкринъ,** графъ, Егоръ Францовичъ. Съ литографіи Мишелиса, сдѣланной съ портрета Крюгера. Стр. 225.
- Каподистрія, графъ, Иванъ Антоновичъ. Съ гравированнаго портрета Милова, 1822 года. Стр. 307.
- Карлъ Х, французскій король. Съ гравюры Метцерони. Стр. 317.
- Козарскій, Александръ Ивановичъ. Съ литографіи Сандомури, сдёланной съ портрета, писаннаго съ натуры Осокинымъ. Стр. 297.

Кодрингтонъ, англійскій адмиралт. Съ литографіи начала прошлаго стольтія. Стр. 237.

Константинъ Навловичъ, великій князь. Съ гравированнаго портрета Карделли. Стр. 19.

- Поклоненіе его тёлу. Факсимиле гравюры 1831 года. Стр. 367.
- Съпортрета, принадлежащаго его императорскому высочеству великому князю Николаю Михайловичу. (Хромолитографія на отдѣльномъ листѣ). Стр. 321.
- **Константинъ Николаевичъ**, великій князь. Съ литографіи начала прошлаго стол'єтія. Стр. 89.
- Конференція въ Аккерманъ въ 1826 году. Съ литографіи того времени Кався, сдвланной съ картины Гульманделя. Стр. 49.
- Кочубей, графъ, Викторъ Павловичъ. Съ портрета, приложеннато къ «Историческому обзору дъятельности комитета министровъ». Стр. 58.
- .Пейхтенбергскій, герцогъ, Максимиліанъ. Съ литографіи того времени. Стр. 161.
- Ливенъ, князь, Карлъ Андреевичъ. Съ портрета, писаннаго масляными красками. Стр. 59.
- **Лобановъ-Ростовскій, князь, Дмитрій Ивановн**чъ. Съ портрета, принадлежащаго князю А. Е. Лобанову-Ростовскому. Стр. 213.
- Любецкій, князь. Съ рисунка съ натуры Киля. Изъ собранія А. О. Думберга. Стр. 325.
- **Магинцкій,** Михаилъ Леонтьевичь. Съ портрета, приложеннаго къ «Библіографическимъ Запискамъ» 1892 года. Стр. 65.
- **Марія Феодоровна**, императрица. Кончина ея. Съ граєюры того времени П. Өедорова. Стр. 279.
- Марія Николаевна, великая княжна. Съ литографія Митрейтера, сдёланной съ портрета Штилера. Стр. 129.
  - Вмѣстѣ съ императрицей Александрой Өеодоровной и великими княжнами Ольгой и Александрой Николаевнами. Съ гравюры того времени. (Гравюра на отдѣльномъ листѣ). Стр. 17.
- Мармонъ, французскій маршалъ. Съ гравированнаго портрета Калена. Стр. 21.
- **Меншиковъ**, князь, Александръ Сергъевичъ. Съ литографіи Басина, сдъланной съ портрета А. Брюлова. Стр. 193.

### Михаилъ Павловичъ, великій князь.

- Съ литографіи того времени. Стр. 177.
- Съ силуета съ натуры, сдъланнаго Лашкаревымъ и находящагося въ музеѣ Пажескаго корпуса. Стр. 185.
  - Съ портрета, писаннаго Ладурнеромъ. (Хромолитографія на отдёльномъ листё). Стр. 185.
- Вмѣстѣ съ императоромъ Николаемъ Павловичемъ, цесаревичемъ Александромъ Николаевичемъ, княземъ Волконскимъ и графомъ Бенкендорфомъ. Съ портрета, писаннаго Крюгеромъ и находящагося въ Николаевскомъ залѣ Зимняго дворца. (Хромолитографія на отдѣльномъ листѣ). Стр. 1.
- **Нессельроде**, графъ, Карлъ Васильевичъ. Съ гравированнаго портрета Гоффмейстера. Стр. 25.

### Николай Павловичъ, императоръ.

- Съ литографіи Шмидта. Стр. 3.
- Съ рисунка, сдъланнаго съ натуры карандашемъ Крюгеромъ. (Изъ собранія И. Я. Дашкова). Стр. 3.

### СОДЕРЖАНІЕ ВТОРОГО ТОМА

- Въбздъ его въ Москву. Съ литографін того времени. Стр. 13.
   Съ императрицей Александрой Өеодоровной и великимъ княземъ Константиномъ Николаевичемъ. Съ литографіи начала прошлаго стольтія. Стр. 89.
   Въ формѣ прусскаго кирасирскаго его имени полка. Съ портрета, приложеннаго къ исторіи полка, изданной въ 1842 году. (Хромолитографія на отдѣльномъ листѣ). Стр. 129.
- Съ герцогомъ Лейхтенбергскимъ. Съ литографіи того времени. Стр. 161.
   На охотъ. Съ портрета, находящагося въ музеѣ П. И. Щукина въ Москвъ.
  Стр. 165.
- Съ императрицей Александрой Өеодоровной на парадѣ Кавалергардскаго полка. Съ рисунка, приложеннаго къ «Исторіи Кавалергардскаго полка». Стр. 169.
- Съ силуета съ натуры, сдёланнаго Лашкаревымъ и находящагося въ музеё Пажескаго корпуса. Стр. 185.
- На денныхъ маневрахъ. Съ литографіи Шмидта, сдѣланной съ рисунка Шварца. Стр. 197.
- На ночныхъ маневрахъ. Съ литографіи Шмидта, сдѣланной съ рисунка Шварца. Стр. 201.
- На бивуакъ. Съ литографіи Шварца. Стр. 205.
- Съ акварели съ натуры. Стр. 257.
- Переправа его черезъ Дунай въ 1828 году. Съ гравюры Петрова, сдѣланной съ рисунка Звѣрева. Стр. 259.
- Посъщеніе имъ генераль-адъютанта Сухозанета. Съ литографіи Корна. Стр. 377.
- Въъздъ его въ Москву во время холеры 1831 года. Съ гравюры того времени. Стр. 379.
- Въ саняхъ на набережной Невы. Съ рисунка Тимма, сдъланнаго съ картины Сверчкова. Стр. 381.
- Вмёстё съ великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ, цесаревичемъ Александромъ Николаевичемъ, княземъ Волконскимъ и графомъ Бенкендорфомъ. Съ портрета, писаннаго Крюгеромъ и находящагося въ Николаевскомъ залё Зимняго дворца. (Хромолитографія на отдёльномъ листё). Стр. 1.
- Съ портрета масляными красками, писаннаго въ 1842 г. и принадлежащаго Н. Н. Буху. (Хромолитографія на отд'яльномъ лист'я). Стр. 289.
- Ольга Николаевна, великая княжна, вмёстё съ императрицей Александрой Өеодоровной и великими княжнами Маріей и Александрой Николаевнами. Съ гравюры того времени. (Гравюра на отдёльномъ листё). Стр. 17.

Орловъ, графъ, Алексъй Өедоровичъ. Съ гравированнаго портрета Турнера. Стр. 359.

Наскевичъ-Эриванскій, графъ, Иванъ Өедоровичъ.

- Съ гравированнаго портрета Киселева. Стр. 45.
- Съ портрета акварелью Эртингера. (Хромолитографія на отдёльномъ пистё). Стр. 369.
- **Полежаевъ**, Александръ Ивановичъ. Съ портрета, приложеннаго къ «Исторіи русской словесности» Полевого. Стр. 32.
- Пушкинъ, Александръ Сергъевичъ. Съ портрета, писаннаго Кипренскимъ. Стр. 29.
- Руничъ, Дмитрій Павловичъ. Съ портрета, принадлежащаго его дочери, г-жѣ Храбро-Василевской. Стр. 87.
- Сакенъ, графъ, Фабіанъ Вильгельмовичъ. Съ рисунка съ натуры Киля. (Изъ собранія А. О. Думберга). Стр. 73.

- Сухозанеть, генераль. Посъщение его императоромъ Николаемъ. Съ литографии Кориа. Стр. 377.
- Толстой, графъ, Петръ Александровичъ. Съ ръдчайшей гравюры Доу. Стр. 245.
- Толь, баронь, Карль Өедоровичь. Съ гравюры Райта, сдёданной съ портрета, писаннаго Доу. Стр. 291.
- Фонъ-Фокъ, Максимъ Яковлевичъ. Съ портрета, находящагося въ «Альбом'в Пушкинской выставки». Стр. 285.
- Хозревъ-Мирза. Съ литографін начала прошлаго стольтія. Стр. 301.
- **Храповицкій,** Матвѣй Евграфовичъ. Съ портрета, находящагося въ «Военной галдереѣ» Зимняго дворца. Стр. 291.
- Чернышевь, графь, Александръ Ивановичь. Съ гравюры Райта, сдъланной съ портрета Доу. Стр. 81.
- Шаховской, князь, Иванъ Леонтьевичъ. Съ литографіи Поля. Стр. 69.
- Шильдеръ, Карлъ Андреевичъ. Съ миніатюры, принадлежащей Н. К. Шильдеру. Стр. 275.
- **Шишковъ,** Александръ Семеновичъ. Съ портрета, рисованнаго съ натуры въ альбомъ С. Д. Пономаревой. Стр. 57.
- Эссенъ, графъ, Петръ Кирилловичъ. Съ литографіи того времени. Стр. 369.

### Виды городовъ, мъстностей, зданій, бытовые и другіе рисунки.

- **Варна,** крѣпость; видъ ея въ 1828 году. Съ рисунка съ натуры генерала К. А. Шильдера. Стр. 267.
  - Взятіе ея въ 1828 году. Съ рисунка съ натуры того времени. Изъ собранія П. Я. Дашкова. Стр. 269.

#### Варшава.

- Дворецъ въ Лазенкахъ. Съ литографіи начала прошлаго стольтія. Стр. 321.
- Дворецъ намѣстника. Съ гравюры прошлаго столѣтія. Стр. 323.

#### Москва.

- Въѣздъ въ нее императора Николат Павловича и императрицы Александры Өеодоровны. Съ литографіи того времени. Стр. 13.
- Въъздъ въ нее императора Николая Павловича во время холеры 1831 года. Съ гравюры того времени. Стр. 379.
- Кремль въ началѣ XIX стольтія. Съ акварели того времени, принадлежащей П. Я. Дашкову. (Хромолитографія на отдёльномъ листѣ). Стр. 97.

### Петербургъ.

- Сенатская площадь въ 1806 году. Съ акварели того времени Патерсона, принадлежащей П. Я. Дашкову. (Хромолитографія на отдёльномъ листё). Стр. 105.
- Эрмитажъ въ началъ прошлаго стольтія. Съ литографіи Ланга. Стр. 109.
- Полицейскій мость въ начал'в прошлаго стол'єтія. Съ литографіи того времени. Стр. 121.
- Марсово поле въ началѣ прошлаго столѣтія. Съ литографіи того времени. Стр. 133.

### СОДЕРЖАНІЕ ВТОРОГО ТОМА

- Симеоновскій мостъ въ началѣ прошлаго столѣтія. Съ литографіи того времени. Стр. 145.
- Михайловскій замокъ въ начал'я прошлаго стол'ятія. Съ литографіи того времени. Стр. 181.
- Дворцовый мость и набережная Васильевскаго острова въ 1806 году. Съ акварели того времени Патерсона, принадлежащей П. Я. Дашкову. (Хромолитографія на отдёльномъ листё). Стр. 208.
- Соборъ Спаса Преображенія. Съ гравюры, сділанной по рисунку Бегрова.
   Стр. 309.
- Сънная площадь въ началъ прошлаго стольтія. Сь литографіи Гаузера. Стр. 373.

#### Петергофъ.

- Императорское семейство въ Монплезиръ. Съ литографіи Бегрова. Стр. 99.
- Ольгинъ и Царицынъ острова. Съ акварели Шарлеманя. Стр. 101.
- Верхняя терраса Ольгина острова. Съ сепін Чернышева. Стр. 105.

Рущукъ, крѣпость; видъ съ русской батарен въ 1828 году. Съ рисунка съ натуры. Наъ собранія П. Я. Дашкова. Стр. 261.

Шумла, кръпость. Видъ ея въ 1828 году. Съ акварели того времени. Стр. 273.

Эрзерумъ. Взятіе его въ 1829 году. Съ литографіи Гостейна, сдѣланной съ картины Машкова. (Цинкографія на отдѣльномъ листѣ). Стр. 305.

Вступленіе русской армін въ Адріанополь 8-го августа 1829 года. Съ рисунка съ натуры очевидца. Изъ собранія П. Я. Дашкова. Стр. 305.

Входъ въ Наваринскую бухту. Съ рисунка Вебера. Стр. 233.

**Битва** при Наваринѣ. Съ рисунка тушью того времени. Изъ собранія **П. Я. Дашкова.** Стр. 235.

**Бунтъ** въ Новгородскихъ военныхъ поселеніяхъ въ 1831 году. Съ картины того времени. Стр. 389.

Заключеніе мира въ Туркманчат 10 февраля 1828 года. Съ рѣдкой литографіи Бегрова, сдѣланной съ картины Машкова. Стр. 229.

Обучение рекрутъ въ Николаевское время. Съ рисунка А. Васильева. Стр. 173.

**Иосъщеніе** императорскимъ семействомъ тоней противъ Каменнаго острова въ Петербургъ. Съ гравюры, сдъланной по рисунку Бегрова. Стр. 157.

Публичное объявление о коронаціи императора Николая I въ Москвъ. Съ литографіи того времени Куртена. Стр. 9.

#### Польское возстаніе 1830-1831 годовъ.

- Илощадь Сигизмунда въ Варшавъ. Съ акватинты Дитриха. Стр. 329.
- Медовая улица 17 ноября 1830 г. Съ акватинты Дитриха. Стр. 337.
- Взятіе инсургантами тюрьмы въ Варшавъ. Съ акватинты Дитриха. Стр. 339.
- Мостъ Собіесскаго въ Лазенкахъ. Съ акватинты Дитриха. Стр. 343.
- Бельведеръ 17 ноября 1830 года. Съ акватинты Дитриха. Стр. 347.
- Арсеналъ 17 ноября 1830 г. Съ акватинты Дитриха. Стр. 353.
- Засада. Эпизодъ изъ войны 1831 г. Съ акварели Зауервейда. Стр. 355.
- ППтурмъ укрѣпленія Воли 25 августа 1831 года. Съ литографіи Мюнстера, сдѣланной по рисунку Тимма. Стр. 363.

Свиданіе графа Паскевича съ наслѣдникомъ персидскаго престола, Аббасъ-Мирзой, въ Дейкарганѣ, въ 1828 году. Съ рѣдкой литографіи Бегрова, сдѣланной съ картины Машкова. (Цинкографія на отдѣльномъ листѣ). Стр. 249.

- Семейство императорское въ Монплезиръ въ Петергофъ. Съ литографіи Бегрова. Стр. 99.
- Сраженіе при Грохов'є въ 1831 году. Съ польской литографіи того времени. (Гравюра на отд'яльном'я лист'я). Стр. 337.
- **Типы петербургскіе въ началѣ прошлаго столѣтія.** Съ рисунковъ съ натуры Щедровскаго. (Изъ собранія И. И. Ваулина).
  - Въ пивной. Стр. 113.
  - Разносчики. Стр. 117.
  - Шарманщики. Стр. 137.
  - Швейцаръ и продавецъ щетокъ. Стр. 141.
  - Дворникъ и почталіонъ. Стр. 149.
  - Мастеровые. Стр. 153.

#### Факсимиле.

- Заглавный листь книги «Собраніе портретовь», изданной въ 1825 г. Стр. 187.
- Заглавный листь «Мъсяцеслова» на 1826 годъ. Стр. 189.

Форма офицеровъ лейбъ-гвардіи Павловскаго полка въ 1826 году. Съ литографіи Мюнстера, сдѣланной съ рисунка Теребенева. Стр. 171.

### Автографы.

I.

Письмо великаго князя Константина Павловича императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ.

Ma tres chere Maman!

Je me mets tres humblement a Vos pieds pour Vous remercier des nouvelles que Vous daignés me doner de ma Soeur, grace a Dieu que le tout va bien et j'espere que dans peu notre malade sera parfaitement retablie. Dieu voit combien je le desire. C'est a 7 heures du soir, ma tres chere Maman, que j'ai eu le bonheur de recevoir Votre lettre consolative et je Vous l'avourai que d'impatience j'ai envoyé a une heure un homme a moi pour avoir de nouvelles. Pardonés moi mon impatience mais il sagit de Cateau. Demain j'aurai le bonheur de me presenter a Vous, ma tres chere Maman, ver les deux heures et j'aurai de même le bonheur de Vous remercier de vive voix pour Votre gracieux souvenir.

C'est avec le devouement le plus sincere et le respect le plus profond que j'ai l'honneur d'etre

Ma tres chere Maman Votre très humble, tres obeissant et tres fidel fils

Contantin.

Strelna le 22 Aout 810 7 heures du soir.

(На отдъльномъ листъ. Стр. 49).

### СОДЕРЖАНІЕ ВТОРОГО ТОМА

II.

### Письмо князя А. Н. Голицына князю П. М. Волконскому.

Mon Prince.

D'après les ordres de Sa Majesté l'Impératrice Elisabeth, que vous m'avez communiqués, j'ai pris les renseignemens necessaires sur la manière de faire la donation de Kamennoi Ostroff au Grand-Duc Michel.

D'après l'acte de la Famille Impériale toute affaire de Famille doit être adressée a l'Empereur qui la termine par un rescript ou un oukaze; par consequent il me semble que si Sa Majesté l'Impératrice voulait écrire une lettre a l'Empereur en l'informant qu'Elle a disposé de Kamennoi Ostroff en faveur du Grand-Duc et priant Sa Majesté de donner Ses ordres en conséquence l'Empereur alors donnera un oukaze a la Гофъ-интендантская pour qu'elle remette Kamennoi Ostroff d'après la volonté de l'Impératrice au Grand-Duc.

Pour ce qui concerne la volonté de l'Impératrice que l'entretien de Kamennoi Ostroff ne soit pas a charge au Grand-Duc et qu'il soit assigné sur des 400 m Roubles offerts en augmentation des 600 m R. de l'argent de Poche de Sa Majesté—j'ai eu l'honneur d'en faire mon rapport a l'Empereur. Sa Majesté m'a chargé de faire les dispositions necessaires pour cela en y ajoutant qu'il se faisoit un plaisir de remplir les ordres de l'Impératrice Elisabeth et qu'il veut etre toujours le caissier pour ces 400 m Roubles.

J'aurai l'honneur de vous informer combien il faudra pour l'entretien de Kamennoi Ostroff. Agreez je vous prie en meme tems l'expression des sentimens les plus distingués de votre tout devoué

serviteur le Prince Alexandre Galitzin.

St Petersbourg le 16 fevrier 1826.

P.S. L'Empereur m'a chargé encore de vous ecrire sur Monsieur Longuinoff. Il voudrait savoir, si Sa Majesté l'Imperatrice trouverait bon que l'Empereur lui confere l'ordre de St. Anne de la 1-re classe. Si vous trouverez une occasion favorable de me mettre aux piés de l'Imperatrice vous m'obligerez infiniment.

(На отдъльномъ листъ. Стр. 65).

### III.

### Записка А. П. Ермолова.

D'après les détails de l'engagement que le detachement de la compagnie eut avec l'ennemi, je crois voir que les soldats, peu confiants dans leur nombre, ont du se conduire de manière à ne pas vous rendre très content d'eux ainsi que moi. Une ou deux rencontres sans succès peuvent gater l'esprit des autres et vous ne reussirés pas à le remettre facilement. Ce n'est pas à un Timmermann de commander un bataillon, qui, en but à un ennemi rusé, exige un chef actif, entreprenant et capable de faire observer l'ordre nécéssaire avec exactitude et severité.

Yermoloff.

(На отдёльномъ листё. Стр. 81).

### IV.

### Письмо М. М. Сперанскаго В. В. Шнейдеру.

En vous remettant les livres que vous avez bien voulu me prêter et en y ajoutant les memoires de Bourienne, je vous proposerais, monsieur, de venir partager avec moi mon diner de gruau à 4 heures et nous parlerons de la philosophie de Platon. Agreez mes hommages.

Speransky.

Samedi.

(На отдъльномъ листъ. Стр. 113).

### V.

### Письмо Д. П. Рунича А. Д. Балашеву.

Позвольте миж покорижите просить ваше высокопревосходительство о благосклонномъ извъщении меня, въ какой день и въ которомъ часу могу имъть честь быть у васъ, не разстроивая обыкновенныхъ занятий вашихъ? Я имъю неотложную надобность въ личномъ объяснении съ вами; памятуя всегда лестное для меня расположение, коего удостоивать меня изволили, и пребывая съ глубокопочитаниемъ и преданностию

вашего высокопревосходительства покорнъйшій слуга, Дмитрій Руничь.

С. Петербургъ.27 Декабря1834 года.

### Отвътъ А. Д. Балашева Д. П. Руничу.

А. Д. Балашевъ, свидѣтельствуя свое совершенное почтеніе Его Превосходительству Дмитрію Павловичу, честь имѣетъ увѣдомить, что завтрешній день собирается въ путь въ Рязанскую свою деревню.

30 Декабря 1834.

(На отдъльномъ листъ. Стр. 145).

### , VI.

### Письмо М. Л. Магницкаго Д. П. Руничу.

Благодарю, любезнѣйшій Дмитрій Павловичь, за дружеское ваше участіє. Вчера въ вечеру очень плохо приходило. Средства мои однакожъ помогли; а сегодня долѣчилъ меня К. Ал. Ник. увѣдомя, что Государь приказалъ Гурьеву сегодня же поднести указъ о той землѣ, которую я просилъ. Я знаю, что вамъ будетъ сіе пріятно, и потому сообщаю.

(На отдёльномъ листе. Стр. 153).

### СОДЕРЖАНІЕ ВТОРОГО ТОМА

### VII.

Письмо графа А. И. Чернышева императору Николаю Павловичу.

Sire.

Privé du bonheur le plus inapréciable à mon coeur, celui de combattre sous Vos yeux et de donner à Votre Majesté Impériale de nouvelles preuves de dévouement sur le champ de bataille; qu'il me soit permis du moins, de porter à Vos pieds, Sire, mes félicitations et mes voeux ardents, à l'occasion du 25 Juin!

Je n'ai point profité jusqu'à ce moment, de la permission que Votre Majesté a daigné m'accorder de lui écrire, parceque l'état satisfaisant de la marche des affaires et l'esprit calme et tranquile de Péterslourg ne m'ont point fourni de sujet assez intéressant pour être porté à sa connoissance. Tout ce que je puis dire à ce sujet, c'est que tous et chacun en particulier, pénétrés du sentiment de leur devoir et de l'esprit de Votre Majesté, travaillent avec accord et confiance et redoublent de zèle, pour continuer l'activité et l'énergie, que Votre Majesté Impériale a su imprimer à l'expédition des affaires.

On est ivre de joie ici, de l'heureux début de la campagne et du brillant passage du Dauube; les sentimens d'attachement à Votre Personne, Sire, et de l'honneur national se développent de la manière la plus honorable; toutes les pensées et tous les voeux Vous accompagnent et l'on se croit en droit de tout attendre des glorieux travaux de Votre Majesté et de sa brave armée! Il n'y a que la contenance des étrangers qui contraste singulièrement avec la joie générale; ils paroissent efrayés et jaloux et du succés qui accompagne toutes les entreprises de Votre Majesté et de l'unanimité des voeux et des pensées qu'ils voyent régner ici.

Après Vous avoir porté, Sire, le plus grand sacrifice de ma vie, je ferai tout ce qui sera humainement possible, pour me rendre digne de Votre conflance dans la pénible sphère d'activité où il Vous a plu de me placer.

Je suis avec le plus profond respect Sire

de Votre Majesté Impériale Le sujet le plus dévoué

C-te A. Czernicheff.

Ce 13. Juin 1828.

(На отдёльномъ листё. Стр. 161).

### VIII.

Черновой отпускъ письма императора Николая графу Чернышеву, писанный Д. В. Дашковымъ, съ собственноручной припиской государя.

C'est parfait, mais je vous prie de croire que je scrai fort ambarassé si je devais composer une lettre aussi bien ecrite; всякое д'вло мастера бонтся.

Je vous remercie, mon cher Comte, pour la lettre affectueuse que vous m'avez adressée en date du 13 Juin et que j'ai lue avec un veritable plaisir. J'apprécie le sacrifice que vous Me faites de vos inclinations en demerant éloigné du champ des bataille. Mais un homme vraiement devoué a son pays le sert partout avec le même zèle, quel que soit le cercle d'activité qu'il se trouve appeler à remplir. Moi meme, premier serviteur de notie patrie commune, je lui offre souvents de pareils sacrifices. D'ailleurs votre reputation militaire est si bien et depuis si longtemps etablie parmi vos compagnons d'armes, que la

conviction de l'utilité réelle dont votre presence et vos travaux Me sont a Petersbourg, doit vous satisfaire pleinement.

Je suis tres content du temoignage que vous Me rendez sur le zele des employés de l'Etat et sur la tranquillité qui regne dans la capitale. L'attitude des etrangers et les sentiments qui les animent Me sont assez indifferens, comme vous le savez fort bien; les voeux de ceux qui j'estime Me suffisent.

(На отдёльномъ листё. Стр. 169).

### IX.

### ПРИКАЗЪ РОССІЙСКИМЪ ВОЙСКАМЪ.

Миръ съ Персіею, славный и полезный Отечеству, не положиль еще конца знаменитымъ подвигамъ Россійскаго воинства. Брань справедливая прекращена съ одной стороны: но съ другой предстоитъ намъ новая брань, столько же справедливая, для защиты чести нашей и правъ, купленныхъ цѣною крови Русской. Великодушное тертѣніе Благословеннаго Александра было уже истощено враждебными поступками Турецкаго Правительства: нынѣ сіе Правительство преисполнило мѣру и явно сложило съ себя личину дружелюбія, едва утвердивъ миръ священнъйшими клятвами. Мы идемъ пресѣчь смуты и убійства въ странахъ, намъ сопредѣльныхъ, и возстановить нарушенный миръ на прочныхъ основаніяхъ.

Воины! сражаясь съ народами просвъщенными, искусными въ битвъ, вы пріобръди славу неувядаемую, не одною храбростію побъждая, но и благодушіемъ. Безотвътное повиновеніе Начальникамъ, строгое соблюденіе перядка и милосердіе къ побъжденнымъ, были всегда отличительною чертою Русскихъ ратниковъ. Отъ того мирные граждане вездъ столь же радовались вашему пришествію, и вами побъжденные именовали васъ избавителями. Вы сохраните и нынъ сію драгоцьную славу: простирая дружелюбно руку къ единовърцамъ нашимъ, поражайте строптивыхъ, но щадите безоружныхъ и слабыхъ; щадите достояніе, домы и самые храмы враговъ, хотя и другую въру исповъдающихъ. Такъ велить наша въра, Святое ученіе Спасителя! Преклонившій къ себъ кротостію и человъколюбіемъ ожесточенныхъ, защитившій сироту и вдовицу—наравнъ съ храбръйшимъ въ бот будетъ близокъ къ Моему сердцу.

Воины Русскіе! Вы не обманете Моихъ ожиданій. Съ нами Богъ, вѣнчающій побѣдами доблесть и правду!

На подлинномъ подписано Собственною Его Императорскаго Величества рукою:

Николай.

Въ Санктиетербургѣ. Апрѣля 14 дня 1828 года.

(На отдъльномъ листъ. Стр. 193).

### СОЛЕРЖАНІЕ ВТОРОГО ТОМА

#### X.

### Письмо графа И. О. Паскевича графу Симоничу.

Mon cher Conte, je vous remercie de votre lettre. Je suis extrememens contemp de tout vos disposition, aies du pin pour votre detachement au moin pour 6 ou 7 jours. Peut etre je viendre vous rejoindre, autremens vous marcheré sur le grand chemin de Trapesonde et de la vous fairai votre retrete, sur Beibourt. tout nos bagage iron tout drois sur cette route, a Dieu je vous remerçie beaucoup.

Votre tres humble serviteur.

C: Jean Paskevitch d'Erivan.

1829 le 15 d'Aou. Camp de temlia.

(На отдёльномъ листъ. Стр. 201).

### XI.

Факсимилэ первой страницы статута ордена св. Анны 1829 года.

Божіею посившествующею милостію

### мы николай первый,

Императоръ и Самодержецъ

### Всероссійскій:

Московскій, Кіевскій, Владимірскій, Новгородскій, Царь Казанскій, Царь Астраханскій, Царь Польскій, Царь Спбирскій, Царь Херсониса-Таврическаго, Государь Исковскій и Великій князь Смоленскій, Литовскій, Волынскій, Подольскій и Финляндскій, Князь Эстляндскій, Лифляндскій, Курляндскій и Семигальскій, Самогитскій, Бѣлостокскій, Корельскій, Тверскій, Югорскій, Пермскій, Вятскій, Болгарскій и иныхъ; Государь и Великій Князь Нова-города Низовскія земли, Черниговскій, Рязанскій, Полоцкій, Ростовскій, Ярославскій, Бѣлозерскій, Удорскій, Обдорскій, Кондійскій, Витебскій, Мстиславскій и всея Сѣверныя страны Повелитель и Государь Иверскія, Карталинскія, Грузинскія и Кабардинскія земли, и Армянскія области; Черкасскихъ и Горскихъ Князей и иныхъ Наслѣдный Государь и Обладатель; Наслѣдникъ Норвежскій, Герцогъ Шлезвигъ-Голстинскій, Стормарнскій, Дитмарсенскій и Ольденбургскій,

и прочая, и прочая, и прочая.

(На отдъльномъ листъ. Стр. 219).

### XII.

Письмо графа И. И. Дибича барону Б. К. Тизенгаузену.

Geliebter Schwager.

Herzlichen dank für deine Briefe u. die Beweise der Freundschaft die sie enthalten Verzeihe mir wenn ich dir nur in wenig Zeilen antworte. Herzlich freut es mich das du mit deiner Lage zufrieden scheinst; ich hoffe dasz dies auch zukünftig der Fall sein

wird. Da ich nicht weiss ob Balitsky noch in Witebsk ist u. im Gegentheil glaube dasz er sich Wilna genähert gaben wird so bitte den Feldjäger Fürsten Nikolaus Chovansky zur Bestellung zu geben wenn du nicht in Witebsk.

Lebe wohl.

Dein treuer Schwager u.

Freund I. Dibitsch-Sabalkansky.

Kleschevo bei Pultusk d. 25 May 1831.

(На отдёльномъ дистъ. Стр. 273).

### XIII.

Факсимиле трехъ печатныхъ стихотвореній Д. П. Рунича.

I.

На побъды Русскихъ

въ Польшъ.

Воемниль Ляхь буйный, в роломный Измѣной Россовъ устрашить: Скрывая въ сердцъ духъ къ нимъ злобный, Мечталъ ихъ кровью мечь острить. Но кто сражаль сыновъ Беллоны? Кто Россовъ удержалъ полетъ! Что нътъ ихъ мужеству препоны, Тому свидътель цълый свътъ. И въ полъ, и въ окопахъ, равныхъ Себъ не встрътилъ храбрый Россъ! Съ времянъ непамятныхъ и давныхъ, Среди побъдъ, гигантъ возросъ. Когда сыны Героевъ-Славы, Къмъ, гдъ они побъждены? Основы Росскія Державы Мечами ихъ утверждены. И ежели ихъ силы ратны Могла судьба остановить, Умъли груди ихъ булатны Гранитны стъны проломить. И Сену и Дунай смирили, И Альпы, и Кавказъ прешли; Являлись гдъ, - все покорили, И въ храмъ безсмертія вошли.

Д. Руничь.

С. Петербургъ.13 Сентября 1831.

### СОДЕРЖАНІЕ ВТОРОГО ТОМА

II.

На побѣды

князя Варшавскаго.

Отъ Эривана до Варшавы
Побъдъ твоихъ промчался слухъ,
И что потомки Росской славы
Съ тобой явили предковъ духъ!
Не лавры ихъ, сей слухъ докажетъ,
Побъды, храбрость, ихъ удъ́лъ:
И штурмъ Варшавскій лишь покажетъ,
Что мужеству ихъ—смерть предъ́лъ.

Д. Руничь.

С. Петербургъ.13 Сентября 1831.

III.

Къ портрету князя Варшавскаго

графа

Пасковича-Эриванскаго.

Гитэдо предательства, измёны, Онъ въ основаньи разгромилъ, Чтожъ въ духт Русскихъ итъ премены, Варшавскимъ штурмомъ подтвердилъ!

Д. Руничь.

С. Петербургъ6 Сентября 1831.

(На отдъльномъ листъ. Стр. 377).

### XIV.

# Карантинный билетъ. БИЛЕТЪ

Отъ Начальника Вышневолоцкаго Карантина.

Объявитель сего Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Буткова дворовой человѣкъ Петръ Каревъ въ Вышневолоцкомъ Карантинѣ выдержалъ опредѣленной 14-ти дневный терминъ и выпущенъ изъ Карантина 20-го числа Генваря мѣсяца 1831 года въ благополучномъ состояніи.

Генералъ-Мајоръ Набоковъ.

(На отдъльномъ листъ. Стр. 385).

No 2064.

# **УКАЗАТЕЛЬ**

личныхъ именъ,

# УПОМИНАЕМЫХЪ ВЪ СОЧ. Н. К. ШИЛЬДЕРА «ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ, ЕГО ЖИЗНЬ И ЦАРСТВОВАНІЕ».

(Крупныя цифры обозначають страницы текста, мелкія — страницы примічаній).

### $\mathbf{A}$ .

**Абакумов** 6, Андрей Ивановичъ, сенаторъ 1770 — 1841 г., т. II, 114, 159, 179, 428, 437, 533, 534, 539.

**Аббасъ-Мирза,** персидскій военачальникъ, т. II, 27, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 212,

Абердинъ, Джорджъ - Гамильтонъ - Гордонъ, графъ, англійскій дипломать 1784-1860 г., т. П, 249, 641.

Абдулъ-Кадиръ, Бей, т. II, 459.

Августа, принцесса саксенъ-веймарская, впоследствии супруга императора герман-

скаго Вильгельма I, т. І, 404; т. ІІ, 226.

Августинъ, архіепископъ московскій, 1766—1818 (А. В. Виноградскій), т. І, 72.

Августъ, принцъ прусскій, т. ІІ, 743.

Авраамъ (А. И. Шумилинъ), архіепископъ ярославскій, † 1844 г., т. I, 671.

Аврамовъ, полковникъ Казанскаго полка, декабристь, т. І, 242, 629, 659, 676, 695, 701, 736.

Аврамовъ, поручикъ, декабристъ, т. І, 676, 697, 702, 742.

**Ага**, графъ, французскій дипломать, т. II,

Ададуровъ, Алексей Петровичъ, тайный совътн., сенаторъ, 1758-1835 г., т. І, 671.

**Адальбертъ,** принцъ прусскій, т. II, 743. Аделунгъ, Фридрихъ Павловичъ, 1768-1843, преподаваль имп. Николаю І нъмецкій, латинскій и греческій языки, — историкъ, археологъ, т. І, 27, 32, 34.

Фонъ-Адеркасъ, Эмануилъ Богдановичъ,

псковскій губернаторъ, т. ІІ, 14. **Адлербергъ**, Владимиръ Өедоровичъ, графъ, 1790—1884, товарищъ дѣтства имп. Николая, — впослѣдствіи министръ імператорскаго двора, т. І, 6, 20, 26, 31, 46, 85, 100, 182, 186, 254, 285, 287, 475, 484, 497, 498, 501; т. ІІ, 150, 174, 232, 310, 391, 412, 415, 419, 489, 452, 457, 463, 517, 532, 559, 560, 670, 758, 759, 761.

Адлербергъ, Юлія Өедоровна, гувернантка имп. Николая I, т. I, 4, 6, 16, 26. Акулова, Е. А., т. II, 567.

**Акуловъ**, лейтенантъ, декабристъ, т. I, 677, 700, 702, 749.

Алединскій, Александръ Павловичь, генералъ, кавалеръ при великихъ князьяхъ Николав и Михаиль Павловичахъ, т. I, 28, 41, 477.

Александра Николаевна, вел. княгиня 1825—1844 г., т. І. 170; т. ІІ, 654, 739.

Александра Павловна, великая княжна, впоследствім эрцгерцогиня австрійская, супруга эрцгерцога Госифа, палатина венгерскаго. † 1801 г., т. I, 3, 473; т. II, 718.

Александра Феодоровна, импоратрица 1798—1860 г., т. І, 47, 58, 60, 61, 64, 76, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 96, 98, 99, 108, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 120, 148, 148, 156, 159, 150, 169, 169, 170, 170 147, 148, 156, 158, 159, 160, 162, 170, 179, 183, 184, 193, 292, 294, 356, 474, 478, 481, 494, 485, 486, 487, 488, 489, 400, 491, 492, 493, 484, 495, 496, 503, 582, 591, 594, 606, 610, 613, 635; T. II, 8, 13, 120, 124, 130, 156, 216, 224, 228, 272, 384, 388, 431, 437, 620, 666, 698, 702.

Александръ I, императоръ 1777—1825 г., т. I, 2, 3, 6, 14, 15, 31, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 87, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 131, 134, 138, 120, 123, 124, 126, 127, 131, 134, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 151, 152, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 184, 187, 188, 191, 192, 193, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 206, 208, 210, 212, 218, 216, 216, 219, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 235, 236, 244, 245, 251, 252, 253, 254, 255, 262, 264, 266, 281, 295. 296, 804, 806, 809, 810, 811, 812, 819, 822, 824, 825, 833, 847, 349, 350, 353, 854, 855, 858, 859, 863, 364, 376, 383, 884, 885, 386, 387, 388, 394, 395, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 400, 401, 412, 418, 419, 420, 422, 426, 436, 437, 446, 450, 454, 461, 462, 464, 478, 475, 476, 477, 478. 479, 481, 482, 484, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508, 517, 519, 524, 526, 528, 529, 532, 536, 541, 545, 566, 573, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 603, 606, 607, 608, 612, 617, 620, 635, 641, 642, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 665, 705; T. II. 7, 8, 16, 23, 31, 35, 37, 39, 40, 43, 46, 47, 50, 53, 60, 63, 64, 74, 79, 80, 98, 112, 115, 117, 122, 125, 188, 196, 212, 213, 214, 217, 229, 226, 227, 228, 241, 260, 264, 268, 277, 280, 287 227, 228, 241, 260, 264, 268, 277, 280, 287, 299, 303, 334, 345, 380, 382, 383, 386, 390, 409, 410, 412, 432, 443, 449, 488, 489, 493, 494, 496, 500, 502, 511, 512, 513, 517, 580, 566, 580, 581, 624, 649, 656, 675, 676, 685, 686, 687, 688, 690, 706, 707, 716, 718, 720, 721, 733, 735.

Александръ II, императоръ, 1818—
1881 г., т. I. 70. 112, 114, 122, 156, 164,
256, 293, 437, 448, 475, 489, 491, 498, 585, 541,
634, 644; т. II, 67, 124, 216, 219, 228, 230,
374, 402, 619, 627, 628, 635, 683, 691, 692,
693, 697, 744, 746, 749.

Александръ, герцогъ виртембергскій, ген. отъ кав. русск. служб., членъ госуд. сов., авторъ «Записокъ», † 1833 г., т. I,

Александръ, принцъ гессенскій, 1823-1888 г., т. ІІ, 620.

Алопеусъ, Давидъ Максимовичъ, графъ, дипломать, 1769—1831 г., т. II, 507.

Альбедиль, Петръ Романовичъ, баронъ, оберъ-гофмейстеръ, 1770—1831 г., т. I, 85.

Альбрехтъ, Александръ Ивановичъ, генералъ-лейтенантъ, род. 1788 г., т. I, 132.

Альбрехтъ, принцъ прусскій, младшій брать императрицы Александры Өеодо-

ровны, т. II, 272, 275. Амалія, принцесса баденская, сестра императрицы Елизаветы Алексъевны, т. I,

Амвросій, архіепископъ московскій и калужскій, † 1771 г., т. І, 766.
Амурать ІІ, турецкій султанъ. 1421—

1451 г., т. II, 439.

**Ангулемскій,** герцогъ, Лун-Антуанъ Бурбонъ, 1775—1844 г., т. И. 286.

Андреевичъ 2-й, подпоручикъ, декабристь, т. І, 674, 691, 700, 725.

**Андреевъ**, подпоручикъ, т. I, 678, 698, 702, 744, 751. декабристъ,

**Анна Павловна,** великая княжна, впо-савдствін супруга Вильгельма II, короля нидерландскаго, т. I, 13, 14, 26, 28, 38, 59, 64, 78, 81, 476, 494, 550, 554.
Анна Өсодоровна, 1-я супруга цесаре-

вича Константина Павловича, 1781—1860 г.,

т. I, 127, 131, 476. Анненковъ, Павелъ Васильевичъ, литературный критикъ и біографъ, 1812-1887 r., T. II, 15, 405.

**Анненковъ**, поручикъ, декабристъ, т. I, 677, 693, 701, 731, 751, 753.

Ансильонъ, прусскій министръ странныхъ делъ, 1767—1837 г., т. II, 672,

673. 674. Антонинъ, Маркъ-Аврелій, императоръ римскій, философъ-стоикъ, (121 — 180 г.), т. І, 114.

Антроповъ, ротмистръ, декабристъ, т. І, 774.

Апоньи, графъ, австрійскій дипломать, т. II, 504.

Апраксинъ, Владимиръ Степановичъ, графъ, генералъ-майоръ, 1796—1833 г., т. II, 310.

Апраксинъ, графъ, Степанъ Өедоровичъ, генералъ-майоръ, † 1830 г., т. I, 284.

Аракчеевъ, Алексви Андреевичъ, графъ, 1768 — 1836 г., ген. отъ инф., любимецъ имп. Александра I, т. I, 42, 103, 108, 142, 143, 163, 164, 174, 177, 178, 179, 187, 203, 225, 230, 236, 238, 244, 245, 246, 292, 310, 328, 339, 349, 350, 251, 352, 353, 354, 355, 493, 494, 505, 508, 518, 524, 525, 615, 627, 629, 630, 631; T. II, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 80, 370, 408, 409, 411, 412, 413, 486, 487, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 500, 501, 502, 614, 615, 657, 658, 698.

**Арбузовъ,** лейтенантъ, декабристъ, т. I, 279, 655, 656, 657. 675, 692, 700, 727, 756. Арбутнотъ, англійскій генералъ, т. II,

Арендъ, Николай Өедотовичъ, лейбъ-медикъ, 1785 — 1859 г., т. I, 297, 514, т. II, 260, 310, 362, 364, 557, 558, 600, 674, 735, 736, 738, 758, 759, 760, 761, 762, 763.

Арсеньевъ, Константинъ Ивановичъ, статистикъ, историкъ и географъ, 1789 -1865 г., т. II, 62.

Арсеньевъ, Никита Васильевичь, диресторъ военно-спротского дома, 1783 -

1843 г., т. II, 494.

Арсеньевъ, Павелъ Ивановичъ, 1770 — 1840 г., воснитатель великихъ князей Николая и Михаила Павловичей, т. І, 16, 41, 476,

д'Артуа, т. І, 566.

**Арцыбашевъ**, корнетъ, декабристъ, т. I,

**Аталэнъ**, французскій генераль, т. II, 303, 304.

Ахвердовъ, Николай Исаевичъ, 1755 -1817 г., ген.-лейт., кавалеръ и преподаватель русской исторіи и географіи ими. Няколая I, т. I, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 37, 64, 474, 475, 550, 551, 552, 553, 558.

**Ахметъ**, паша, т. II, 680.

Аванасьевъ, генералъ, т. II, 366.

### Б.

Вагратіонъ, Петръ Ивановичь, князь, генераль, герой Отечественной войны, 1765—1812 г., т. I, 127.

Вайковъ, генералъ, т. II, 204, 547. Вакунинъ, Илья Модестовичъ, ген.-

майоръ, 1800—1841 г., т. І. 290. Важеновъ, Василій Ивановичъ, 1757 — 1799 г., вице-президентъ Императорской Академіи Художествъ, т. І, 8.

Валашовъ, Александръ Дмитріевичъ, 1770—1837 г., ген.-адъютанть, спб. ген. губернаторъ и министръ полиціи, чл. гос. с., т. І, 426, 442, 670.

Валугьянскій, Михаиль Андреевичь, 1769—1847 г., ученый юристь, преподаватель ими. Николая I, начальникъ II отдъленія Собств. Е. В. канцеляріи, сенаторъ,

т. I, 18 32, 64, 460, 461, 463, 546. Варанова, Юлія Оедоровна, графиня, воспитательница детей имп. Николая І, т. І,

1790—1864 г., т. II, 654. Варановъ, Дмитрій Осиповичъ, сенаторъ, 1773—1835 г., т. I, 424, 442, 520.

Барановъ, Платонъ Ивановичъ, дъйств. ст. сов., директоръ сенатскаго архива, т. І, 463, 546,

Варклай-де-Толли, Михаилъ Богдановичь, киязь, 1761 — 1818 г., военный министръ, ген.-фельдмаршалъ, т. І. 58, 103, 104, 106, 487; T. II, 29, 406, 448, 497.

Варсуковъ, Николай Платоновичъ, писатель-историкъ, род. 1838 г., т. II, 419.

Бартенева, Парасковья Арсеньевна, фрей-

лина, † 1873 г., т. II, 567. **Бартеневъ**, Иетръ Ивановичъ, редакторъ-издатель «Русскаго Архива», р. 1829 г.,

т. І, 476.

**Варыковъ, т.** I, 640. Барятинскій, князь, штабсь-ротмистръ, декабристъ, т. 1, 640, 660, 662, 675, 689,

700, 722, 735, 752. Васаргинъ, Николай Васильевичъ, поручикъ, декабристъ, т. I, 663, 676, 693, 701, 731, 751.

Ватенковъ, Гавріилъ Степанов., 1795-1863 г., декабристь, авторь «Записовь», т. І, 164, 267, 272, 279, 458, 459, 676, 694, 701, 734, 751; т. ІІ, 31.

Батюшковъ, Павелъ Львовичъ, дъйств. тайн, сов., сенаторъ, 1765 — 1848 г., т. I, 671.

Бахметьевъ, Адексей Никодаевичь, генераль отъ инфантеріи, 1774 — 1841 г., T. II, 61, 412.

Вашуцкій, Павель Яковлевичь, генер.отъ-инф., петербургскій коменданть, т. І, 284, 614, 670; T. II, 596.

Везбородко, Александръ Андреевичъ, свътл. князь, канцлеръ, 1746-1799 г., т. І, 8.

Везобразова, жена сенатора, + 1830 г., II, 505,

Везродный, Василій Кирилловичь, се-наторъ, † 1847 г., т. І, 671. Велингстаузенъ, Өеддей Өаддеевичь, извъстн. мореплаватель, воени. губернаторъ Кронштадта, т. II, 413.

Венигсенъ, Леонтій Леонтьевичъ, графъ. ген.-отъ-кав., 1745—1826 г., т. I, 420, 540.

Венкендорфъ, Александръ Христофоровичъ, графъ, генералъ-адъютантъ, шефъ жандармовъ, чл. госуд. сов., 1783—1844 г., т. I, 15, 245, 246, 262. 281, 286, 291, 307, 308, 326, 329, 332, 334, 355, 356, 394, 428, 440, 443, 451, 452, 455. 456, 464, 465, 466, 134, 136, 142, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 162, 169, 170, 172, 174, 176, 180, 185, 187, 216, 219, 220, 223, 224, 226, 227, 228, 362, 364, 366, 370, 374, 375, 385, 387, 389, 392, 403, 405, 408, 410, 411, 412, 413, 414, 418, 423, 425, 427, 438, 437, 438, 439, 451, 455, 456, 458, 462, 463, 484, 496, 499, 472, 473, 474, 475, 486, 488, 532, 559, 594, 602, 608, 647, 670, 702, 704, 728.

Венкендорфъ, Константинъ Христофо-

ровичъ, генералъ-адъютантъ, 1785—1829 г., I, 478; т. II, 85, 144, 419, 420, 438, 533. Вергманъ, Александръ Петровичъ, ге-

нераль-лейтенантъ, членъ военн. совъта, † 1849 г., т. II, 591.

Вергъ, Өедоръ Өедоровичт, графъ, гепераль-фельдмаршаль, 1790—1874 г., т. II, 140, 204, 480, 589, 590, 591, 680.

Вернетти, монсиньоръ, посолъ папы, т. II, 401

Вернсдорфъ, графъ, т. I, 596; т. II, 227,

**Верстель,** подполковникъ, декабристь, I, 676, 698, 702, 743, 751.

Вертъ, фабрикантъ, т. II, 597.

Вестужевъ, Алекс. Алекс., штабсъ-капитанъ, декабристъ (Марлинскій), т. І. 267, 301, 510, 511, 651, 652, 653, 654, 657, 658, 674, 691, 701, 725, 751, 653, 754, 756; т. П, 31.

Вестужевъ, Михаилъ Александровичъ, штабсъ-капитань, декабристь, т. I, 277, 279, 291, 337, ьп, 515, 518, 655, 675, 694,

701, 733,

Вестужевъ, Николай Александровичъ, капитант-лейтонантъ, декабристъ, т. I, 238, 262, 266, 268, 271, 277, 279, 300, 337, 509, 511, 524, 545, 652, 657, 658, 675, 694, 701,

**Вестужевъ,** Петръ, мичманъ, ристъ, т. I, 677, 699, 702, 744, 751,

Вестужевъ-Рюминъ, Михаилъ Павловичь, подпоручикт, декабристь, т. І, 365, 660, 662, 663, 674, 687, 704, 719, 721, 752, 753.

Ветанкуръ, Альфонсъ Августовичъ, генераль-адъютанть, † 1863 г., т. II, 690. Ветлингъ, т. I, 11.

Вечасновъ, прапорщикъ, декабристь, т. І,

674, 690, 700, 724. Вибиковъ, Александръ Николаевичъ, тайный совътникъ, дипломатъ, т. II, 658.

Вибиковъ, Дмитрій Гавриловичъ, ген.оть-инф., министръ внутр. дълъ, членъ гос. сов., 1792—1870 г., т. I, 286, 546, 599, 781; т. ІІ, 140, 532.

Вилевичъ, участникъ польскаго загово-

ра, т. II, 102.

Вильбасовъ, Василій Алексьевичь, исто-

рикъ, род. 1838 г., т. I, 532.

Вирнеръ, прусскій генераль, т. II, 743. **Вирчъ**, англичанка, вела переписку съ имп. Николаемъ I, т. 1, 541.

Висмаркъ, князь, германскій канцлеръ,

I, 315, 519.

**Вистромъ,** Карлъ Ивановичъ, ген.-отъ инфантеріи (1770—1838 г.), т. і, 124, 256, 260, 273, 274, 308, 510, 601, 602, 670; T. II, 167, 168, 172, 701.

Витнеръ, прусскій генераль, т. II, 559.

Влокъ, дипломатъ, т. I, 488.

Вломе, графъ, датскій посланникъ, т. І,

340, 343; T. II, 124, 435, 666.

Влудовъ, Дмитрій Николаевичъ, графъ, предс. гос. сов. и комит. министр., 1785-1864 r., T. I, 431, 432, 433, 642; T. II, 15, 33, 392, 407.

**Влудова**, графиня, т. II, 636, 637.

Влюхеръ, Гебгардъ Леберехтъ, князь, прусскій фельдмаршаль, 1742—1819 г.,

Вобринскій, графь, отст. корнеть, де-кабристь, т. I, 240, 625, 642, 776.

Вобрищевъ-Пушкинъ 1-й, поручикъ,

декабристь, т. I, 676, 698, 702, 745. Вобрищевъ-Пушкинъ 2-й, поручикъ, декабристь, т. I, 676, 695, 701, 736.

Вогдановъ, генералъ-майоръ морской артиллерін, † 1831 г., т. II, 366.

Вогдановъ, подпоручикъ, декабристь, I. 779.

Воденштедтъ, Фридрихъ, авторъ «Вос-

поминаній», т. І, 540. Водиско 1, лейтенанть, декабристь, т. І,

444, 677, 699, 702, 747, 751.

Водижо 2, мичманъ, декабристъ, т. I, 677, 696, 701, 739.

Волгарскій, Василій Ивановичь, сенаторъ, 1769—1833 г., т. 1, 442.

Волотниковъ, Адексвй Ульяновичь, дъйств. тайн. сов., чл. госуд. сов., 1760— 1828 r., T. I, 501, 670.

Вордоскій, герцогь, см. Генрихъ V (графъ Шамборъ).

Борисовъ 1, Петръ, отст. подпоручикъ, декабристь, т. І, 247, 458, 674, 689, 697, 700, 721, 740.

Ворисовъ 2, Андрей, подпоручикъ, де-кабристъ, т. I, 458, 684, 689, 700, 721. Воровковъ, Александръ Дмитріевичъ, тайный совътникъ, † 1856 г., т. I, 262, 328, 330, 336, 423, 424, 431, 432, 437, 438, 444, 508, 514, 541; т. II, 31, 78, 79, 407.

Вороздинъ, Андрей Михайловичъ, сена-

торъ, 1763—1838 г., т. І, 238.

Вороздинъ, Николай Михайловичъ, ген.адъюг., ген.-оть-кавалерін, 1777-1830 г., т. І, 237, 239, 442, 443, 623; т. ІІ, 123.

Вортнянскій, Дмитрій Степановичь, духовный композиторъ, 1757—1825 г., т. I, 27. **Ворхардъ**, Конрадъ, т. II, 525, 526.

Вотъ, генералъ прусской арміи, т. ІІ, 519. Вошнякъ, Александръ Карловичъ, т. І, 178, 605,

**Вравуа**, фельдъегерь, т. II, 550. Врагинъ, сержанть, т. І, 599.

Враницкая, Александра Васильевна, графиня, оберъ-гофиейстерина, 1754—1838 г., т. II, 723, 724.

Вревернъ, штабсъ-ротмистръ, декабристъ, т. 1, 775.

Вреза, Іосифъ, т. II, 525, 527.

Фонт-деръ-Вригенъ, Александръ Оедо-ровичъ, декабристъ, т. I, 448, 652, 653, 677, 698, 702, 743, 753. Вриммеръ, Эдуардъ Владимировичъ, ге-

нераль оть артиллеріи, 1797—1874 г., т. II,

Де-Бриньоле-Санъ, представитель сардинскаго короля на коронаціи импер. Николан І, т. ІІ, 401.

**Вродовскій,** Іосифъ, т. II, 527, 528.

Вроке, поручикъ, декабристь, т. І, 779. Брунновъ, Филиппъ Ивановичъ, графъ, дипломатъ, 1797—1875 г., т. II, 642. Вудбергъ, Александръ Ивановичъ, ба-

ронъ, генераль-адъютанть, 1798—1876 г., T. II, 476, 477, 559, 562.

**Вулатовъ**, Александръ Михайловичъ, полковникъ, декабристъ, т. I, 271, 272, 295, 509,

Вулгари, Андрей, графъ, декабристъ, т. I, 236, 239, 240, 624, 625, 778.
Вулгари, Николай, графъ, поручикъ, декабристъ, т. I, 236, 238, 239, 240, 242, 246, 444, 623, 624, 625, 626, 640, 677, 698, 702, 743, 751.

Вулгари, Спиридонъ, графъ, декабристъ,

Вулгари, Яковъ, граръ, декабристь, т. І, 236, 621, 625.

Вулгаринъ, Іосифь, участникъ поль-

скаго заговора, т. II, 423. Вулгаринъ, Оаддей Бенедиктовичь, пи-сатель, 1789—1859 г., т. I, 450.

Вураковъ, т. I, 240.
Вураковъ, т. I, 240.
Вураковъ, т. I, 625.
Вургоэнъ, Поль, баронь, французскій дипломать, 1791—1864 г., т. II, 284, 285, 289, 290, 299, 378, 380, 383, 466.
Вурмейстеръ, Д. II., адъютантъ кн. А. С. Меньшикова, т. II, 436.

**Вурцовъ,** полковникъ, декабристь, т. I, 242, 629, 658, 659, 779.

Вуссе, докторъ, т. І, 83.

Вуташевичъ-Петрашевскій, Миханль Васильевичь, т. І, 513.

Вутовичь, баталіонный командирь Австрійскаго полка, убитый во время холер-наго бунта, т. II, 613. Бутриаъ, Никодимь, т. II, 527.

Вутурлинъ, Дмитрій Негровичь, членъ государственного совъта, военный историкъ, 1790—1849 г., т. II, 204, 633, 634, 635, 636, 637.

Выстрицкій, подпоручикъ, декабристъ, т. І, 446, 776.

Вълинскій, сенаторъ, предсъдатель, суда надъ польскими заговорщиками, т. II, 98, 100, 423,

Вълинскій, Эдуардъ, т. П, 527, 528. Вълозерская, петербургская домовладълица, т. П. 606.

Вълосельскій, князь, т. П. 736.

Вълоусовъ, фельдъегерскій офицеръ, т. I, 229, 232, 248, 252.

Въльченко, поручикъ, декабристь, т. І, 776.

Вълневъ 1-й, мичманъ, декабристъ, т. І, 676, 696, 701, 737, 755.

**Вълневъ 2-й,** мичманъ, декабристъ, т. I, 676, 696, 701, 737, 755.

фонъ-Вюловъ, прусскій офицеръ, т. І, 82.

### $\mathbf{B}$ .

Вагнеръ, дворянинъ, участникъ польскаго заговора, т. II, 102.

Вадбольскій, князь, подпоручикь, дека-

бристь, т. І, 774.

Вадковскій, Өедоръ Васильевичъ, прапорщикъ, декабристъ, т. I, 177, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 320, 362, 363, **520**, 526, 227, 600, 601, 623, 624, 625, 626, 627, 631, 632, 633, 638, 639, 640, 641, 675, 690, 700, 724, 743, 752, 753.

Вадковскій, подпоручикъ, декабристь,

Ваза, принцъ, австрійскій генералъ, т.

Валишевскій, авторъ «Записокъ», т. І,

Валіять, наследн. персидск. принцъ, т.

Валленштейнъ, Альб 1583—1634 г., т. II, 676. Альбрехть, герцогъ.

Васильевъ, Владимиръ

графъ, т. I, 393, 532, 533.

Васильчиковъ, Алексъй Васильевичъ, дъйств. тайн. сэв., сенаторъ, † 1854 г., т. І,

Васильчиковъ, Дмитрій Васильевичъ, ген. оть кавалерін, чл. госуд. сов., + 1859,

Васильчиковъ, Иларіонъ Васильевичь, князь, генераль-адьютанть, предсёд. гос. сов. и комитета министровъ, 1774—1847 г., T. I, 66, 126, 149, 156, 190, 290, 291, 428, 442, 501, 575, 600, 601, 602, 670; T. II, 37, 150, 187, 197, 198, 199, 200, 364, 408, 448, 450, 532, 544, 595, 598, 600, 604, 608.

Васильчиковъ, корнеть, декабристь, т. 1,

Вахрушевъ, чиновникъ, т. І, 622.

**Веденяпинъ 1-й,** подпоручикъ, дека-бристъ, т. I, 675, 693, 702, 744, 751.

**Веденяцинъ 2-й,** прапорщикъ, декабристъ, т. I, 675, 700, 702, 746, 751.

Веймарскій герцогъ, Бернгардъ, т. ІІ,

Веймарскій герцогь, Карль-Фридрихь, II, 676.

Веліо, Іосифъ Іосифовичъ, ген. оть кав., царскосельскій комэнданть, 1795-1867 г., т. І, 290, 300.

Веллинггонъ, Артуръ, герцогъ, полково-децъ, 1769—1852 г., т. I, 80, 400, 405, 407, 412, 413, 414, 415, 416, 537, 538, 539; т. II, 524.

Вельяминовъ, Алексей Александровичъ, генераль-дейтенанть, 1785—1838 г., т. I, 575; т. II, 748, 755, 756.
Веригинъ, Н. В., авторъ, «Записокъ»,

Веселовскій, штабсь-капитань, декабристъ, т. I, 775.

Вигель, Филиппъ Филипповичъ, авторъ «Записокъ», 1786—1856 г., т. I, 485.

Викторія, англійская королева, 1819— 1901 г., т. II, 738.

Вилламовъ, Григорій Ивановичь, статсьсекретарь, дьйств. тайн. сов., чл. госуд. сов., 1771—1842 г., т. I, 38, 181, 182, 406, 476, 498. 611, 613, 617; т. II, 189, 190, 441.

Вилліе, Яковъ Васильевичъ, баронетъ, дейбъмедикъ, 1765—1854 г., т. I, 95, 154, 172, 180, 489, 496, 611, 612; т. II, 582, 551. Вильгельмина, прусская принцесса, т. І,

Вильгельмъ І, 1779-1888 г., приндъ прусскій, впослідствій ниператорь германскій, король прусскій, т. І, 54, 83, 85, 86, 87, 88, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 106, 110, 144, 146, 152, 154, 155, 159, 203, 322, 399, 404, 405, 407, 479, 489, 491, 593; т. ІІ, 224, 226, 566, 686, 688, 703. Вильгельмъ I, король виртембергскій, 1781—1864 г., т I, 64.

Вильгельмъ II, король нидерландскій 1792—1849 г., т. 1, 64, 78, 144, 407, 494; т. II, 124, 294, 308, 504, 505. 574.

Вильгельмъ, Фридрихъ-Карлъ, принцъ прусскій, 3-й сынь кор. Фридриха-Вильгельма II, род. 1783—1851 г., т. I, 158; т. II, 716, 719.

Вильдерметъ, воспит. принцессы Шарлотты, впоследствін императрицы Александры Өеодоровны, т. І, 83.

Вильмансь, поручикъ, декабристь, т. І, 776.

Вильсонъ, Іосифъ, т. II, 525.

Виндиштрецъ, Альфредъ, князь, австрійскій генераль, 1787—1862 г., т. ІІ, 743. Вистицкій, Григорій Степановичъ, тайн.

сов., сенаторъ, 1765—1836 г., т. І, 671.

Витгенштейнъ, Петръ Христіановичь, кн., генералъ-фельдмаршалъ, 1768—1842 г. т. І. 159, 165, 238, 240, 244, 299, 355, 363; т. II, 8, 29, 71, 112, 114, 122, 123, 124, 128, 132, 135, 136, 140, 144, 147, 150, 159, 176, 178, 191, 192, 194, 195, 196, 202, 203, 204, 205, 208, 406, 423, 424, 436, 487, 448, 444, 445, 447, 448, 450, 451, 520, 525, 529, 686.

Витть, Иванъ Осиповичъ, графъ, ген. отъ кав., начальникъ южныхъ военныхъ поселеній, т. І, 178, 238, 239, 242, 365, 506, 526, 603, 604, 634; T. II, 22, 46, 160, 390, 391, 482, 540, 290, 724, 743, 745, 761.

Вицлебенъ, прусскій генералъ, т. І, 165;

т. П, 308, 575, 672, 673.

. **Вишневскій,** лейтенанть, декабристь, т. І, 677, 700, 702, 748.

Вишневскій, Феликсъ, т. ІІ, 527, 528. Владиславъ, король польскій и венгерскій, 424—444 г., т. II, 171, 172, 223, 439, 542.

Власовъ, Максимъ Григорьевичъ, генераль отъ кавалерін, наказной атаманъ войска Донского, 1767—1848 г., т. II, 756.

Вонновъ, Александръ Львовичъ, ген. адъют., ген. отъ кавалеріи, 1770—1830 г., т. I, 160, 162, 182, 186, 262, 281, 284, 286, 356, 493, 499, 502, 613, 614, 616, 670, 689, 723, 756; т. II, 37, 123, 127, 128, 150, 544.

Волковъ, штабсъ-капитанъ, декабристъ, т. І, 779.

Волконская, Екатерина Алексевна, княгиня, статсъ-дама, т. I, 85.

Волконскій, Петръ Михаиловичь, свѣтл. князь, министръ имп. двора, ген. фельдмаршаль, 1776—1852 г., т. I, 34, 60, 151, 172, 182, 183, 199, 216, 248, 251, 310, 358, 395, 396, 406, 421, 426, 480, 497, 503, 504, 526, 536, 612, 617, 618, 619, 634; T. II, 8, 39, 77, 80, 124, 156, 162, 226, 327, 362, 418, 486, 473, 532, 559, 608, 623, 624, 629, 670, 671, 696, 697, 699, 702, 739, 761.

Волконскій, Сергій Григорьевичь, князь, генералъ-майоръ, декабристъ, т. І, 244, 320, 520, 528, 659, 660, 662, 674, 690, 691, 701, 723, 726, 751.

Волконская, Марія Николаевна, жена предыдущаго, т. І, 458.

Вольгемутъ, Иванъ Николаевичъ, преподаватель франц. языка великимъ князьямъ, Николаю и Миханду Павловичамъ, т. І, 32,

Волькенштейнъ, А., т. И, 488.

фонъ-Вольскій, полковникъ, декабристъ,

Вольфъ, колл. сов., кавалеръ при ведикихъ князьяхъ Николат и Михаилт Павловичахъ, т. I, 28.

Вольфъ, штабъ-лѣкарь, декабристъ, т. I, 675, 694, 701, 732.
Воробъевъ, камердинеръ имп. Алоксан-

дра І, т. І, 615.

Воробьевъ, Максимъ Никифоровичъ, профессоръ живописи, 1787—1854 г., т. II, 532.

Воронецкій, князь, т. І, 597. Воронцовъ, Михаилъ Семеновичъ, спътл. князь, генералъ-фельдмаршалъ, 1782 — 170, 174, 175, 207, 254, 283, 408, 427, 437, 540, 557, 746, 747.

Воронцовъ, Семенъ Романовичъ, графъ, дипломать, посоль въ Лондопъ, дъйств. тайн. сов., 1744—1832 г., т. І, 7, 8, 9, 72, 127, 483.

Воронцовъ-Дашковъ, Иванъ Иларіоновичъ, графъ, дъйств. тайн. сов., чл. госуд. сов., оберъ-церемоніймейстеръ, 1790 — 1854 г., T. II, 666.

**Ворцель,** графъ, участнивъ польскаго заговора, т. II, 102.

Враницкій, полковникъ, декабристъ, т. I, 675, 699, 702, 747, 751.
Вреде, Карлъ-Филиппъ, князь, бавар-

скій фельдмаршаль, 1767—1839 г., т. І, 400.

Выгодовскій, канцеляристь, декабристь, т. І, 676, 698, 702, 748.

Высочинъ, прапорщикъ, декабристъ, I, 777.

Вьельгорскій, Іосифъ Михайловичъ, гр., совоспитанникъ имп. Александра II, 1817-1839 г., т. II, 684.

Вьельгорскій, М. Ю., графъ, оберъ-шенкъ, 1788—1856 г., т. І, 474.

Вяземскій, Петръ Андреевичъ, князь, тов. мин. нар. просв., чл. госуд. сов., 1792-1878 r., T. I, 294, 296, 516; T. II, 384, 488, 489,

Вяземскій, князь, корнеть, декабристь, т. І. 777.

Гааке, графиня, прусская оберъ-гофмей-

стерина, т. I, 83. Гагаринъ, Иванъ Алексвевичъ, князь, сенаторъ, 1771—1832 г., т. I, 671.

Гагаринъ, Павелъ Павловичъ, киязь, предс. госуд. сов., 1789-1872 г., т. I, 211, 212; T. II, 407.

**Галиль,** паша, турецкій полководець, т. II, 265, 266, 271, 272, 282, 464, 660, 661, 680.

Галяминъ, подполковникъ, декабристъ, т. І, 779.

Гаммерштейнъ, австрійскій генераль,

Ганъ, Павелъ Васильевичъ, баронъ, тайный совътникъ, чл. госуд. сов., † 1847 г., T. II, 753.

Гангебловъ, поручикъ, декабристъ, т. I,

Гассанъ, ханъ, персидскій военачальникъ, т. 11, 86, 420.

Гассанъ, паша, т. II, 136, 268.

Гастфордъ, Густавъ Христофоровичъ, генер. отъ инф., чл. госуд. сов., 1790— 1874 г., т. II, 561.

Гаугребенъ, баронъ, т. І, 4.

Гауке, Маврикій Өедоровичь, военн. мин. царства Нольскаго, 1775—1830 г., т. I, 375, 380, 531; T. II, 327, 463.

Гауке, Іосифъ, графъ, генералъ-майоръ, 1790—1837, т. II, 172, 439, 524, 525, 526. **Гачки,** паша, т. II, 212.

Гвоздевъ, подполковникъ, декабристъ, I. 775.

**Ребель**, командиръ Черниговскаго пол-ка, т. I, 365, 721.

Гежелинскій, Оедоръ Оедоровичь, действ. ст. сов., управл. дълами комитета мини-

стровъ, т. І, 353, 524, 525. Гейденъ, Логгинъ Петровичъ, адмираль, 1772—1850 г., т. II, 103, 105,

234, 242, 423, 424. Гейкингъ, бар., Карлъ Александровичъ, авторъ «Записокъ», действ. тайн. советн., сенаторъ, 1751—1809 г., т. І, 10, 474.

Гейсмаръ, Оедоръ Климентьевичъ, баронъ, ген. отъ кав., 1783—1848 г., т. I, 365; T. II, 433, 440.

Гейтесбюри, пордъ, англійскій посланникъ въ Петербургѣ, т. II, 299.

Генрихъ V, графъ Шамборъ, денть па французскій тропъ, † 1883 т. II, 286, 288, 300, 467, 572, 573, 682. 1883 г.,

Генрихъ VII, король англійскій, † 1509 г., т. І. 589.

Ренрихъ VIII, король англійскій, т. I, 589. Гентцъ, Фридрихъ, немецкій публицисть и австрійскій дипломать, 1764—1832 г., т. І. **539**; **T.** II, 30, 256,

Георгій Ольденбургскій, принцъ, тверской генераль-губернаторь, † 1812 г., т. ІІ, 310.

**Георгъ IV,** Августь-Фридрихъ, англійскій король, 1762—1830 г., т. І, 78, 79; т. ІІ,

Георгъ, Фридрихъ-Карлъ-Іосифъ, великій герцогъ мекленбургъ-стрелицкій, 1779 — 1860 г., т. І, 158, 159, 165.

Герлахъ, прусскій генераль, т. І, 405, 537. **Германъ**, генералъ, т. I, 251; т. II, 561. **Германъ**, Карлъ Өедоровичь, статистикъ, проф. Спб. унив., членъ академіи наукъ, 1767—1838 г., т. II, 62.

Геруа, Александръ Клавдіевичь, инж.генераль, члень военнаго совъта, † 1852 г., т. І, 309; т. ІІ, 8.

Герцбергъ, прусскій министръ, т. І, 383. Гильемино, графъ, французскій посланникъ въ Константинополъ, т. II, 246, 251, 459, 507.

Гладкій, Іосифъ Михайловичъ, атаманъ запорожцевъ, 1789-1866 г., т. II, 130, 131, 136, 433.

Гладковъ, Иванъ Васильевичъ, генералълейтенантъ, 1766—1832 г., т. І, 671.

Глинка, Сергъй Николаевичь, писатель, 1776—1847 г., т. II, 35.

Глинка, Григорій Андреевичь, настав-никъ имп. Николая I, проф. руссь. слов., 1776—1818 r., r. I, 30, 66, 72, 78, 79, 481, 575, 578, 581.

Глинка, Өедөръ Николаевичъ, писатель, декабристь, т. I, 224, 544, 752, 753, 778. Глиноецкій, Н., т. II, 420.

Глёбовъ, коллежскій секретарь, декаб-ристь, т. I, 678, 696, 701, 738.

Гнейзенау, Августь, графъ, прусскій фельдмаршаль, 1760—1831 г., т. II, 356, 484, 581.

Годеніусъ, корпеть, декабристь, т. І,

Голенищевъ-Кутузовъ, Навелъ Васильевичъ, генераль-адъютантъ, членъ госуд. совъта, 1772—1843 г., т. I, 66, 72, 77, 79, 80, 81, 186, 284, 285, 300, 329, 332, 350, 356, 451, 454, 481, 482, 483, 484, 498, 576, 578, 579, 581; T. II, 7.

Голицына, княгиня, т. I, 610. Голицынъ, Александръ Николаевичъ, князь, оберъ-прокуроръ святьйш. синода, мин. народн. просв., членъ госуд. сов., 1773-1844 r., t. I, 139, 140, 141, 143, 172, 187, 188, 192, 194, 200, 203, 212, 266, 329, 332, 939, 404, 405, 426, 491, 493, 500, 524, 616; 779; T. II, 43, 44, 80, 119, 187, 250, 261, 418, 534, 535, 536, 549, 555, 559.

Голицынъ, Андрей Борисовичъ, князь, т. І, 285, 513.

**Голицынъ**, Валеріанъ, князь, камеръюнкеръ, декабристь, т. I, 676, 698, 702. 745, 751, 753.

Голицынъ, Владимиръ Сергъевичъ, князь.

сенаторъ, 1794—1868 г., т. I, 597. Голицынъ, Дмитрій Владимировичъ. князь, ген.-губ. московскій, чл. госуд. сов., 1771—1844 r., r. I, 142, 143, 197, 210, 247, 325, 508, 536, 615; r. II, 276, 566.

Голицынъ, Дмитрій Михайловичь, действ. тайн. сов., учредитель больницы въ Москвъ, 1721—1793 г., т. И, 567.
Голицынъ, Павелъ, князь, декабристь,

Голицынъ, Сергьй Михайловичъ, князь, дьйств. тайн. сов., членъ госуд. совъта, 1774—1855 г., т. І, 210; т. ІІ, 699, 764. Голицынъ, князь, начальникъ почтъ. т. І, 243, 245, 246.

Головинъ, Евгеній Александровичъ, генералъ-адъютантъ, ген. отъ инф., чл. госуд. сов., 1782—1858 г., т. I, 308, 518; т. II, 167, 366, 756.

Головкинъ, Юрій Александровичъ, графъ, членъ госуд. сов., сенаторъ, 1749—1846 г.. т. I, 412.

Головнинъ, Василій Михайловичъ, вицеадмиралъ, писатель, 1776—1831 г., т. I, 776.

Горбачевскій, Иванъ Ивановичь, подпоручикь, декабристь, т. І, 545, 674, 689, 760, 722, 746.

Горголи, Иванъ Савичь, сенаторъ, дѣйствит. тайный сов., 1770—1862 г., т. II, 616.

Гордонъ, англійскій послапникъ въ Константинополь, т. II, 246, 251, 459.

**Горленко,** полковникъ, декабристъ, т. I, 778.

**Гордискій,** Андрей, министръ иностр. дёль въ Поліме, т. II, 390, 489.

**Горожанскій,** поручикъ, декабристъ, т. I, 778.

Горсткинъ, титулярный совѣтникъ, декабристъ, т. I, 778. Горчаковъ, Алексъй Ивановичъ, князь,

Горчаковъ, Алексъй Ивановичъ, князь, управляющій восннымъ министерствомъ, ген. отъ инфант., 1769—1817 г., т. I, 60.

Горчаковъ, Михаиль Дмитріевичь, князь, генераль-адъютанть, 1793—1861 г., т. I, 242; т. II, 140, 480, 590.

**Гофманъ**, майоръ, т. I, 240, 624, 641.

Рраббе, Навель Христофоровичь, графъ, генер. отъ инф., чл. госуд. сов., 1787—1875 г., т. I, 446, 544, 545, 639, 640, 779; т. II, 419, 658.

Грабовъ, прусскій полковникъ, т. I, 83. Грабовскій, Станиславъ, графъ, генер-контролеръ царства Польскаго, † 1845 г., т. I, 375, 379, 380, 388, 581, 582; т. II, 327, 422, 423, 473, 575.

Грабовскій, Францискъ, графъ, сенаторъ, т. I, 375, 380, 531.

**Грёбенъ,** прусскій свитскій офицеръ, т. II, 675.

Гревсъ, полковникъ, т. I, 625.

Грей, лордъ, англійскій государственный д'ятель, 1764—1845 г., т. II, 652.

Грейгъ, Алексъй Самойловичъ, адмираль, командиръ Черноморскаго флота 1775 — 1845 г., т. І., 576, 776; т. ІІ, 122, 142, 148, 150, 151, 155, 174, 232, 233, 234, 413, 424.

**Гречъ**, Николай Ивановичъ, тайный совётникъ, писатель, 1787—1867 г., т. I, 449, 450, 495, 515, 543.

Гржимайло, рекетмейстеръ въ государ. совътъ царства Польскаго, т. I, 531; т. II., 98.

Грибовскій, Адріанъ Монсевичъ, статсъсекретарь Екатерины II, авторъ «Записокъ», 1766—1833 г., т. I, 433, 543; т. II, 280, 464. Грибовдовъ, Александръ Сергвевичъ,

**Грибовдовъ,** Александръ Сергвевичъ, русскій драматургъ, посланникъ въ Персіи, 1795—1829 г., т. II, 212, 462.

**Гриммъ,** Фридрихъ-Мельхіоръ, баронъ, публицистъ-дипломатъ, 1723—1807 г., т. I, 1, 2, 383, 384.

**Гриммъ**, біографъ императрицы Александры Өеодоровны, т. І, 90, 485; т. ІІ, 620.

**Гриммъ**, камердин. императ. Николая **I**, т. I, 183, 294.

Гродецкій, участникъ польскаго заговора, т. II, 102.

**Грольманъ**, генералъ, начальникъ генеральнаго штаба въ Пруссіи, т. I, 84.

**Громницкій,** поручикъ, декабристъ, т. I, 675, 693, 701, 729.

Грохольскій, графъ, т. ІІ, 423.

**Груберъ**, Гавріилъ, генераль іезунтскаго ордена, 1740—1805 г., т. II, 422.

**Гружевскій**, участникъ польскаго заговора, т. II, 102.

Ррушецкій, Владимиръ Сергѣевичъ, дѣйствит. тайн. сов., сенаторъ, † 1839 г., т. I, 671.

Тудима, поручикъ, декабристъ, т. I, 778. Турьевъ, Дмитрій Александровичъ, графъ, дъйств. тайн. сов., мин. фин., члепъ гос. сов., 1751—1825 г., т. I, 152, 162, 179, 576, 581, 608, 610; т. II, 449.

Гурьевъ, Николай Дмитріевичъ, графъ, тайн. сов., дипломатъ 1789—1849 г., т. I, 503, 525; т. II, 452, 504.

Гурьевь, графь, кіевскій ген.-губернат., т. II, 722, 723, 742.

**Гурьевъ**, Семевъ, поручикъ, т. I, 763, 764.

Гурьевъ, Иванъ, капитанъ-поручикъ, т. I, 763, 764.

**Гурьевъ,** Петръ, квартирмистръ, т. I, 763, 764.

Гусевъ, фельдъегерь, т. І, 506.

Туссейнъ, паша, т. II, 143, 146, 158, 159, 176.

Д.

Давидъ (кн. Церетели), митрополитъ имеретинскій, + 1853 г., т. II, 750.

Давыдовъ, Василій Львовичь, отставн. полковникъ, декабристь, т. I, 238, 458, 660, 674, 690, 700, 724.

Давыдовъ, Денисъ Васильевичь, 1781— 1839, ген.-лейт., партизанъ войны 1812 г., поэтъ, т. I, 104, 487; т. II, 10, 342, 389, 489.

Дадіановъ, фельдъегерскій офицерь, т. II, 243.

**Дадіанъ Мингрельскій,** князь, т. II, 749, 753, 754.

Даль, Владимиръ Ивановичъ, писатель, этнографъ, 1801—1872 г., т. II, 35.

Дамасъ, франц. министръ иностр. дълъ, т. I, 399, 537.

Даниловъ, Иванъ Даниловичъ, сенаторъ, 1768—1852 г., т. II, 403.

Дантонъ, дѣятель франц. революціи, мин. юстиціи, 1759—1794 г., т. II, 107, 112, 424. Дараганъ, камеръ-пажъ императр. Александры Феодоровны, т. I, 96, 98, 99, 486.

Дашковъ, Дмитрій Васильевичъ, дъйств. тайн. сов., мин. юстиціи, чл. госуд. сов., 1784—1839 г., т. І, 546; т. ІІ, 124, 250, 548, 549, 664.

Дебровскій, т. II, 516. Девонширскій, герцогь, т. II, 12.

Дегай, Павелъ Ивановичъ, сенаторъ, 1792—1848 г., т. И, 634, 635.

Фонъ-Дезинъ, Вилимъ Петровичъ, адми-

ралъ, сенаторъ, 1740—1826 г., т. I, 501. Деллингстаузенъ, Иванъ Өедоровичъ, баронъ, ген. адъют., † 1845 г., т. II, 533,

Дельвигъ, Антонъ Антоновичъ, баронъ, поэть, 1798—1831 г., т. II, 14.

**Дембекъ,** каноникъ, участникъ польск. заговора, т. I, 531; т. II, 98.

Дембинскій, участникъ польскаго воз-

станія, т. II, 612, 613, 614. Демидовъ, Николай Ивановичъ, генер.адъютантъ, ген.-отъ-инфант., сенат., 1771-1833 г., т. І, 356, 575, 631; т. ІІ, 724.

Демидовъ, коллежскій совѣтникъ, т. І, 665.

Дениско, участникъ польскаго заговора, т. П. 423.

**Депрерадовичъ**, Николай Ивановичъ, ген.-адъют., 1767 — 1843 г., т. II, 178, 462,

Дерамеръ, участникъ польск. заговора, T. II. 423.

Державинъ, Гавріилъ Романовичъ, дѣйствит. тайн. сов., мин. юстиціи, сенаторъ, поэть, 1743—1816 г., т. І, 3, 112.

Дернбергъ, графъ, генералъ-майоръ, ганноверскій посланникъ въ Спб., т. І, 348; т. II, 124.

Джанотти, преподаватель инженерныхъ наукъ импер. Николая І, т. І, 20, 35, 41, 64, 478,

Джафетъ, паша, т. II, 268.

Дибичъ, Иванъ Ивановичъ, баронъ, генераль-лейтен., военный писатель, 1758-

1822 г., т. І, 11.

Дибичъ-Забалканскій, Иванъ Иванолия трафъ, ген.-фельдмаршалъ, членъ госуд, сов. 1785—1831 г., т. І, 100, 144, 151, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 198, 206, 213, 214, 216, 231, 238, 234, 235, 236, 243, 244, 246, 247, 251, 299, 329, 330, 352, 358, 360, 362, 363, 366, 394, 398, 409, 429, 452, 454, 458, 486, 493, 495, 496, 499, 502, 503, 504, 507, 515, 523, 525, 526, 527, 536, 541, 545, 603, 608, 611, 612, 613, 617, 619, 620, 622, 623, 626, 628, 631, 632, 633, 638, 639, 673, 678, 781; т. П, 196, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 223, 224, 230, 281, 282, 286, 288, 289, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 252, 254, 255, 256, 259, 260, 262, 263, 264, 282, 284, 302, 303, 308, 315, 316, 317, 319, 320, 322, 328, 330, 336, 338, 340, 342, 343, 344, 352, 353, 354, 355, 356, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 428, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 444, 445, 446, 447, 450, 451,

452, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 405, 418, 460, 470, 471, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 470, 481, 482, 483, 484, 490, 505, 507, 517, 524, 526, 528, 530, 533, 534, 539, 548, 549, 550, 551, 556, 571, 672, 574, 575, 576, 577, 581, 586, 587, 588, 524.

Дибичъ-Забалканская, Анна Егоровна,

статсъ-дама, 1798—1830 г., т. II, 461. Дивовъ, Павелъ Григорьевичъ, кавалеръ велик. книзей Николая и Михаила Павловичей, дъйств. тайн. сов., сенаторъ, 1765-1841 г., т. І, 28, 291, 316, 318, 444, 446, 455, 501, 508, 505, 516, 517, 528, 525; T. II, 6, 36.

Дивовъ, мичманъ, декабристъ, т. I, 676, 692, 700, 729, 751, 755.

Дмитріевъ, Иванъ Ивановичь, 1760—

1837 г., министръ юстиціи, баснописецъ, писатель, т. І, 162, 292, 418, 493, 516.

Добринскій, поручикъ, декабристъ, т. І,

Довнаровичъ, т. II, 423.

Довре, Оедоръ Филипповичъ, генералъ отъ инфантерін, 1766—1846 г., т. ІІ, 440, 524, 614, 615.

Долгоруковъ, Алексъй Алексъевичъ, жнязь, министръ юстицін, 1767—1834 г., т. П, 79.

Долгоруковъ, Василій Васильевичъ, князь, оберъ-шталмейстеръ, 1786-1858 г., т. I, 85, 287; т. II, 654. Долгоруковъ, Николай

Андреевичъ, князь, генер. оть кавалеріи, 1794—1847 г., т. І, 597; т. ІІ, 613, 696, 741.

Долгоруковъ, Николай Васильевичъ, князь, гофмаршаль, т. II, 728.

Доровевъ, матросъ, т. II, 756. Дочевскій, т. II, 423. Друцкой-Горскій, князь, статек. совѣтн., декабристь. + 1849 г., т. I, 300, 517, 677, 685, 754.

Друцкой-Любецкій, Ксаверій Францевичъ, князь, т. II, 214.

Дубельть, Леонтій Васильевичь, генер. лейтенанть, управляющ. III отдъленіемъ, 1792—1862 г., т. II, 634. Дубенскій, Николай Порфирьевичь, се-

наторъ, 1825 г., т. І, 671. Дубецкій, Іосифъ Петровичъ, авторъ

«Записокъ», т. II, 433. Дунинъ, Феликсъ, т. II, 527, 528.

Дургамъ, лордъ, англійскій полнтическ. д'вятель, 1792—1840 г., т. II, 652, 653, 722, 723, 729.

**Дурновъ**, флигель-адъютантъ, т. I. 285. **Дьяковъ**, Петръ Николаевичъ, генер.адъютанть, сенаторъ, т. II, 728.

Дюгамель, Александръ Осиповичъ, генераль отъ инфантеріи, сенаторъ, 1801-1880 г., т. II, 663.

Дю-Пюже, преподаватель французскаго языка импер. Николая І, т. І, 27, 32, 475,

### E.

Евгеній Виртемберскій, принцъ, генер. отъ инфантеріи русск. службы 1788, † 1857, 71. I, 13, 208, 210, 292, 295, 297, 298, 304, 305, 306, 308, 338, 334, 508, 516, 517, 518, 519, 523; T. II, 124, 150, 158, 168, 176, 187, 188, 204, 396, 428, 438, 443, 446, 472, 490. Евгеній (Е. А. Бодховитиновъ), митро-

полить кіевскій и галицкій, 1767—1837 г., т. І, 616, 671; т. ІІ, 6, 236, 238.

Евдокія **Феодоровна**, рожденная Лопу-хина, 1-я супруга Петра I, 1669—1731 г., т. І, 132.

Езерскій, графъ, членъ сейма, т. ІІ, 326,

**Екатерина II,** императрица, 1729 — 1796 г. т. I, 1, 2, 3, 6, 9, 10, 14, 112, 118, 123, 174, 383, 384, 386, 388, 389, 475, 489, 490, 490, 532, 533, 543, 666; т. II, 464, 556, 689,

Екатерина Павловна, великая княжна, впоследствім супруга Вильгельма І, короля виртембергскаго, т. І, 13, 58, 64, 81, 118,

550; т. II, 310.

Елена Павловна, супруга вел. князя Михаила Павловича, т. I, 148, 156, 180, 193, 601, 610, 612; т. II, 692.

Елизавета Александровна, вел. княжна,

дочь императора Александра I, 1806 -1808 г., т. І, 476.

Елизавета Алексвевна, императрица, супруга императора Александра I, 1779— 1826 г., т. І, 58, 87, 92, 94, 99, 114, 116, 143, 162, 172, 175, 180, 182, 183, 247, 395, 396, 418, 421, 422, 447, 476, 477, 485, 489, 491, 640, 612, 613, 618: T. II, 1, 392, 699.

**Елизавета Петровна,** императрица, 1709—1761 г., т. I, 454, 769; т. II, 32.

Елизавета, королева англійская, 1533-1603, т. І, 589.

Елизавета, принцесса баварская, слъдствии супруга короля прусскаго Фридриха-Вильгельма IV, 1801 — 1873 г., т. I,

Енохинъ, Иванъ Васильевичъ, лейбъмедикъ, тайный совътникъ, 1791—1863 г., т. II, 310.

**Ентальцовъ,** подполковн., декабристь, т. I, 662, 676, 697, 702, 740.

Ермоловъ, Алексъй Петровичъ, генер. оть артили., членъ госуд. сов., 1772—1861 г., т. І, 162, 251, 272, 327, 426, 479, 488, 515, 597; т. ІІ, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 82, 83, 84, 85, 92, 94, 95, 122, 388, 389, 390, 406, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 452, 489, 531, 624, 713.

### Ж.

Жебровскій, секретарь графа Плинскаго, декабристъ, т. І, 778.

Желевскій, беофиль, т. II, 527, 528.

Желтухинъ, Петръ Өедоровичъ, генер.лейтенантъ, 1776—1829 г., т. II, 60, 61, 204.

Жемчужниковъ, поручикъ, декабристь, т. І, 775.

Жеребцовъ, Дмитрій Сергѣевичъ, дѣйств. статск. сов., новгородскій губернаторъ, т. І,

Жиро, историкъ-юристъ, 1802—1882 г., т. І, 64.

Жомини, Генрихъ, баронъ, генералъ русской службы, стратегь, 1779-1869 г., т. II, 124.

Жуковъ, штабсъ-ротмистръ, декабристъ,

Жуковскій, Александръ Михаиловичъ, генералъ-майоръ, † 1856 г., т. II, 561.

Жуковскій, Василій Андреевичь, тайн. совътн., воспитатель импер. Александра II, поэть, 1783—1852 г., т. I, 94, 112, 117, 184 266, 419, 497, 498, 499; т. II, 216.

**Жуфруа,** т. I, 592.

# 3.

Заблоцкій, участникъ польскаго заговора, т. II, 98.

Заблоцкій-Десятовскій, Андрей Пароеновичь, государственный дъятель и писа-тель, 1807—1881 г., т. II, 434.

Завалишинъ, Д., лейтенантъ, декабристъ, T. I, 434, 516, 517, 652, 676, 692, 700, 727.

Завитаевъ, камердинеръ императ. Але-ксандра I, т. I, 405.

Завиша, дворянинъ, участникъ польскаго заговора, т. II, 102.

Загоръцкій, поручикъ, депабристь, т. І 676, 678. 702, 742.

Заикинъ, подпоручикъ. декабристъ, т. І, 676, 698, 702, 745.

Заіончекъ, Іосифъ, 1752 — 1826, генераль, намъстникъ царства Польскаго, т. І, 420.

Закревскій, Арсеній Андреевичь, графъ, генер.-адъют., мин. внутренн. двль, 1783— 1865 г., т. I, 152, 198, 225, 356, 426, 615,

670, 775; T. II, 39, 79, 126, 288, 331, 364, 392, 393, 394, 401. 483, 489, 490, 597, 598, 600.

Залускій, графъ, флигель-адъютанть, T. II, 167.

Залускій, граръ, участникъ польскаго заговора, т. II, 98.

Замойскій, Станиславъ Андреевичь, графъ, дъйств. тайн. сов., президентъ сената царства Польскаго, т. I, 375, 380, 531; т. II, 98, 281.

Зандровичъ, Францъ, т. II, 527.

Заріцкій, поручикъ, декабристъ, т. І,

Зассъ, Андрей Андреевичь, ген.-лейтен., т. I, 240, 624, 631, 633.

Зотовъ, Рафаилъ Михайловичъ, действ. статск. сов., романисть, драматургь, авторъ «Записокъ», 1794—1871 г., т. I, 207, 503, 518.

Зубовъ, Дмитрій Александровичь, графъ, генераль-майоръ, 1764—1836 г., т. II, 696.

Зубовъ; Платонъ Александровичъ, князь, генераль отъ инфант., членъ госуд. сов., 1767—1822 г., т. I, 11, 474.

Зумалакарегви, испанскій офицеръ, т. ІІ,

Зыковъ, штабсъ-капитанъ, декабристъ, T. I, 778.

### H.

Ибрагимъ-Афетъ, вице-король египетскій, 1789 — 1840 г., т. І, 416; т. ІІ, 104, 440, 659, 660, 661, 662, 663.

Ибрагимъ, паша, т. II, 528.

Ивановъ, провіантскій чиновн. 10 класса, декабристь, т. І, 675, 695, 701, 735.

Ивашевъ, ротмистръ, декабристъ, т. І, 676, 694, 701, 732, 751.

Ивашкевичъ, отставной майоръ, участникъ польскаго заговора, т. II, 102.

Ивеличъ, Маркъ Константиновичъ, сенаторъ, 1740—1825 г., т. II, 159, 539.

Иснатьевъ, Дмитрій Львовичъ, генер.майоръ, 1782—1833 г., т. I, 286.

Игнатьевъ, Павель Николаевичь, графъ, генер.-адъютанть, члень государств. сов., 1797—1879 г., т. II, 472.

Измайловъ, Михаилъ Михаиловичъ, дъйствит. тайн. сов., московскій генер.-губерн., сенаторъ, † 1800 г., т. І, 2.

Изяславъ, князь полоцкій, 981-1001 г., I, 384.

Инзовъ, Иванъ Никитичъ, генералъ отъ ипфантеріи, новороссійскій генер.-губерн.. 1768—1845 г., т. II, 434.

Иннокентій; архіепископъ (Иванъ Евсеевичъ Борисовъ), 1800-1857 г., II 637.

Ипсиланти, Александръ Константиновичь, генераль-майорь русской службы, + 1828 r., T. II, 512.

Искрицкій, подпоручикъ, декабристъ, I, 774.

Исленьевъ, Николай Александровичъ, генер.-адъют., ген.-лейтенантъ, † 1851 г., т. І, 285, 286, 631; т. ІІ, 591.

### I.

Таковъ II, король англійскій, 633-701 г., т. I, 339.

**Іоанессъ,** армянскій патріархъ, т. II, 751. Іоаннъ IV Васильевичъ Грозный, царь и великій князь всея Руси, 1440-1505 г., T. I, 64.

**Іоаннъ Антоновичъ**, 1740—1764 г., т. I, 764, 765.

Іоаннъ Безземельный, король англійск., т. І. 589.

Іоганнъ, эрцъ-герцогъ австрійск., 1782-1859 г., т. П, 704, 711, 714, 743, 745, 746. **Іодко,** Константинъ, т. II, 527, 528.

Іомейко, участникъ польскаго заговора,

### K.

Кавелинъ, Александръ Александровичъ, генераль отъ инфант., членъ госуд. сов., 1793—1850 г., т. І, 285, 492, 498; т. ІІ, 692, 697

Кази-Мулла, горскій имамъ, † 1832 г., т. II, 654, 655.

Казнаковъ, Геннадій Ивановичь, ген.майоръ, 1792—1851 г., т. I, 600.

Кайсаровъ, Паисій Сергъевичъ, генер., 1783—1844 r., T. II, 723, 724.

Фонъ-Кампенгаузенъ, Бальтазаръ Бальтазаровичъ, баронъ, тайн. сов., мин. внутр. дълъ, членъ госуд. сов., 1772—1823 г., т. І,

Канкринъ, Егоръ Францевичъ. графъ, мин. финансовъ, чл. госуд. сов., 1774— 1845 г., т. I, 151, 196, 304, 501, 512; т. II, 54, 80, 254, 308, 319, 410, 432, 443, 449, 471, 562, 576, 731.

Каннингъ, Джорджъ, англійскій госуд. дъятель, 1770-1827 г., т. І, 412, 416, 539.

Каподистрія, Іоаннъ, графъ, русскій и греческій госуд. діятель, 1776—1831 г., т. І, 381; т. ІІ, 250, 427, 503.

Капуданъ-паша, Изеть Мегметь, т. II,

169, 234, 268.

Караблиновъ, секретарь Казанскаго университета, экстраординарный профессоръ, т. II, 60.

Каразинъ, Василій Назаровичъ, стат-скій совътникъ, 1773—1842 г., т. І, 528.

**Карамзинъ**, Николай Миханловичь, дъйств. ст. сов., исторіографь, 1766—1826 г., т. І, 3, 144, 162, 254, 255, 266, 291, 292, 294, 296, 334, 418, 419, 420, 462, 493, 507,

Карасевскій, Александръ Ивановичь,

тайный советникъ, т. І, 330.

Каратыгинъ, Петръ Андреевичъ, актеръ, авторъ «Записовъ», 1805 — 1879 г., т. I, 514.

Карвацкій, участникъ польскаго заговора, т. И, 102.

Карвицкій, графъ, участникъ польскаго заговора, т. 11, 102.

Карлъ, принцъ шлезвигь-голштинскій, T. II, 707

Карлъ V, германскій императоръ, т. I, 120.

Карлъ X, французскій король, 1757— 1836 г., т. І, 172, 400, 589; т. ІІ, 1, 107, 284, 288, 295, 298, 300, 312, 316, 467, 470, 505, 507, 563, 572, 573.

Карлъ XII, король шведскій, 1682—

1718 г., т. II, 679.

Карлъ, принцъ прусскій, братъ короля Вильгельма І, т. І, 54, 87, 607, 609; т. ІІ, 1, 173, 286,

Карлъ-Іоаннъ XIV, король шведскій, 1764—1844 г., т. I, 417, 540; т. II, 286, 705.

**Карлъ-Людвигъ-Іоаннъ**, эрцъ-герцогъ австрійскій, 1771—1847 г., т. II, 710, 711, 715.

Донъ-Карлосъ, Карлъ-Марія-Хозе-Исидоръ, испанскій инфанть, 1788—1855 г., т. II, 683.

Карно, Лазарь-Николай-Маргерить, дъятель французской революціи, 1753—1823 г., т. II, 107, 112, 424.

Каролина, принцесса англійская, т. И, 648.

Карцовъ, Петръ Кондратьевичъ, адмир., чл. госуд. сов., сенаторъ, 1746—1830 г., T. I, 501, 670.

Касаткинъ, Тихонъ, придворный лакей, прикосновенный къ дѣлу Мировича, т. І,

Катассановъ 1, полковникъ, т. II, 515, 516.

Катассановъ 2, подполковникъ, т. II, 518

**Каховской**, Петръ Андреевичъ, отст. поручивъ, декабристъ, т. I, 297, 443, 456, 513, 651, 652, 653, 654, 656, 657, 674, 688, 704, 720, 725, 744.

**Кашкинъ**, губернскій секретарь, дека-бристь, т. I, 778.

Кіенскій, Игнатій, т. II, 525, 527.

Кирьяковъ, Николай Дчитріевичь, генераль, т. І, 487.

Кирьяковъ, комиссіонеръ гр. Булгари, I. 625,

Киръевъ, прапорщикъ, декабристъ, т. I,

675, 693, 701, 730.

Киселевь, Павель Дмитріевичь, графт, ген.-адъют., ген. отъ инф., мин.! госуд. им., чл. госуд. сов., 1788—1872 г., т. І, 162, 240, 363, 364, 424, 426, 527, 625; т. ІІ, 80, 113, 120, 123, 126, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 158, 204, 207, 254, 481, 482, 483, 434, 437, 445, 446, 451, 459, 517, 518, 525, 543, 547, 624.

Кистеръ, генералъ прусской арміи, т. ІІ,

124.

**Кламмъ,** графъ, австрійскій государств. двятель, т. II, 711.

Клейнмихель, Петръ Андреевичь, графъ, главноуправляющій путями сообщенія и публичными зданіями, чл. госуд. совѣта, 1793—1869 г., т. І, 41, 42, 328, 339, 353, 525, 615; т. ІІ, 8, 45, 57, 80, 499, 501, 613, 614, 615, 616.

Кленковскій, т. II, 423.

Клингеръ, Өедоръ Ивановичь, ген.-лепт., директоръ Нажеск. корп. и попечитель учебнаго округа въ Дерптв, 1752—1831 г., T. I, 11, 474.

**Клокачевъ**, Алексѣй Өедоровичь, вице-адмир., 1768—1823 г., т. I, 21.

Кноррингъ, Богданъ Өедоровичъ, баронъ, ген. оть инфантеріи, 1776—1826 г., т. I, 132.

Княжевичь, Карль, польскій генераль, 1762—1842 г., т. I, 376, 530. Княжнинъ, Борисъ Яковлевичъ,

отъ инфантеріи, сенаторъ, 1777-1854 г., T. I, 516.

Кобервейнъ, т. II, 595.

Ковалевскій, Егоръ Петровичъ, публицисть-писатель, авторъ книги «Графъ Блудовъ и его время», 1811-1868 г., т. І, 410, 411, 538; T. II, 74, 406, 417, 642, 643.

Кодрингтонъ, Эдуардъ, адмираль англійскаго флота, 1770—1851 г., т. II, 105, 107,

108.

Кожевниковъ, подпоручикъ л.-гв. Гренадерскаго полка, декабристъ, т. І, 774.

Кожевниковъ, подпоручикъ, декабристь, I, 678, 699, 702, 748, 752.

Кожуховскій, библіотекарь госуд. сов. царства Польскаго, т. І, 531.

Козарскій, Александръ Ивановичь, т. ІІ,

Козловъ, майоръ, т. І, 527.

Козодаевъ, Александръ Васильевичъ, сенаторъ, 1776—1854 г., т. І, 443. Кокошкинъ, Сергъй Александровичъ, сенаторъ, 1785—1861 г., т. ІІ, 310, 393.

Колачковскій, генераль, т. І, 168, 492, 494. Колзаковъ, Павель Андреевичъ, адъютанть велик. кн. Константина Павловича, впослъдствіи адмираль, † 1864 г., т. І, 214, 215, 375, 380, 504, 531.

Коловрать, графъ, австрійскій государственный дъятель, 1788—1861 г., т. II,

710, 711.

Кологривовъ, полковникъ, декабристъ, т. 1, 776.

Колокольцовъ, корнетъ, декабристь, т. І, 775.

**Колошинъ**, титулярный совътникъ, де-кабристь, т. I, 752, 753, 776.

Колчинъ, кучеръ имп. Николая І, т. ІІ,

Комаровъ, подполковникъ, т. 1, 242, 629, 659, 752.

Комаровскій, Евграфь Өедотовичь, графь, ген.-адъют., сенаторъ, авторъ «Записокъ», 1769—1843 г., т. I, 323, 324, 325, 442, 520, 670; T. II, 7, 403.

Коновницынъ, графъ, подпоручикъ, де-

кабристъ, т. I, 677, 699, 702, 747, 751. Коновницынъ, Иванъ, графъ, прапор-щикъ, декабристъ, т. I, 774.

Коновницынъ, Петръ Петровичъ, графъ, генер.-адъют., военный министръ, 1766-1822 r., 41, 42, 50, 51, 53, 56, 58, 59, 60, 66, 478, 470, 483, 481, 511, 565, 566, 568, 569, 570. Коновницына, т. І, 780.

Константинъ Николаевичъ, великій князь, 1827—1892 г., т. II, 66, 252, 633,

652, 698, 702, 730.

Константинъ Павловичъ, великій князь, песаревичъ, † 1831 г., т. I, 3, 6, 10, 15, 58, 90, 98, 108, 114, 118, 120, 122, 127, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 149, 144, 147, 152, 154, 155, 166, 169, 170, 174, 180, 182, 184, 186, 187, 188, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 280, 231, 232, 231, 246, 248, 250, 252, 254, 255, 256, 258, 262, 264, 266, 267, 268, 272, 281, 284, 285, 287, 288, 289, 294, 266, 298, 300, 301, 302, 304, 310, 313, 316, 318, 322, 326, 327, 331, 344, 345, 350, 360, 362, 365, 366, 367, 370, 373, 375, 376, 379, 382, 383, 386, 387, 389, 390, 392, 393, 395, 408, 409, 413, 416, 421, 432, 448, 473, 474, 476, 480, 490, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533. 534, 535, 537, 538, 530, 541, 544, 598, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 634, 635, 636, 637, 642, 643, 644, 646, 647, 649, 650, 667, 749, 750, 754; **T.** II, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 27, 31, 55, 56, 59, 63, 66, 75, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 108, 110, 112, 115, 116, 119, 132, 156, 159, 172, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 191, 206, 214, 215, 218, 219, 230, 234, 277, 299, 315, 316, 318, 319, 320, 330, 333, 338, 340, 342, 357, 358, 360, 361, 362, 372, 374, 382, 390, 401, 402, 403, 404, 406, 409, 411, 412, 418, 420, 422, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 433, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, **443,** 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 484,

485, 486, 503, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 530, 542, 543, 575, 577, 598. Корниловъ, Алексъй Михайловичъ, сенаторъ, 1764-1835 г., т. І, 671.

Корниловъ, Владимиръ Алексвевичъ, вице-адмирать, 1806—1854 г., т. II, 425.

Корниловичь, штабсь-капитанъ, декабристь, т. 1, 238, 247, 238, 658, 676, 695, 701, 736, 747, 751.

Корсаковъ, генераль, т. I, 21; т. II, 532. Корсаловъ, поручикъ, декабристъ, т. І,

**Корфъ,** Модесть Андреевичь, баронь, впослѣдствіи графь, директоръ Имп. Публичной библіотеки, чл. госуд. сов., 1800— 1872 г., т. І, 4, 7, 25, 30, 31, 32, 34, 36, 70, 134, 200, 202, 203, 285, 256, 260, 349, 424, 428, 455, 461, 462, 475, 484, 490, 491, 494, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 509, 513, 514, 515, 518, 524, 541; T. II, 16, 392, 393, 402, 489, 620, 625, 626, 628, 629, 633, 634, 635, 636, 637.

Костюшко, Өаддей, последній полководець Польской республики, 1746—1817 г., т. I, 376, 529, 530; т. II, 516, 591.

Кочубей, Викторъ Павловичъ, графь, впослъдствін князь, мин. внутр. дъль, предсъд. госуд. сов., 1768—1834 г., т. I, 118, 306, 430, 472, 542, 574: **T.** II, 31, 32, 33, 37, 119, 187, 200, 250, 392, 393, 407, 408, 450, 489, 534, 535, 536, 548, 549, 555, 661.

Кошелевъ, Александръ Ивановичъ, надворн. сов., публицисть, обществ. двят., авторъ «Записокъ», 1806—1883 г., т. I, 163, 493, 523, 545.

Кошкаровъ, капитанъ, т. I, 599. Краевскій, Андрей Александровичъ, писатель-журналисть, 1810—1889 г., т. II, 636.

Красницкій, поручикъ, декабристь, т. П.

Краснокутскій, оберъ-прокуроръ сената, дъйств. статскій совътникъ, декабристъ, т. І. 545, 675, 698, 702, 745, 752.

Красовскій, Аванасій Ивановичь, генераль, † 1843 г., т. П. 35, 85, 91, 204, 238,

Крассовскій, гренадеръ, т. І, 749.

Крафтъ, Логгинъ Юрьевичъ, профессоръ физики, академикъ имп. акад. наукъ, 1743—1814 г., т. І, 28, 32, 475.

**Крейтонъ**, дейбъ медикъ, т. I, 72, 482,

582; T. II, 182, 260, 556.

Крейцъ, Кипріань Антоновичъ, графъ, генераль оть кавалеріи, 1777—1850 г., т. II, 614, 679, 721, 724.

Кречетовъ, полицейскій офицеръ, т. П.

Кривцовъ, Александръ Ивановичъ, ген.лейтенанть, 1784—1851 г., т. I, 375, 380, 531.

**Кривцовъ,** подпоручикъ, декабристь, I, 677, 697, 702, 741, 751.

Криницкій, протопресвитеръ, т. І, 114, 184, 186,

**Кроузе,** адъюнктъ Казанскаго универ-ситета, сподвижникъ Магницкаго, т. II, 61.

Крузенштернъ, Иванъ Өедоровичъ, адмираль, 1770—1846 г., т. П, 413.

**Круковецкій,** Янъ, графъ, польскій генераль, 1770—1850 г., т. II, 336, 387.

Кршижановскій, подполковникъ лейбъгвардіи польскаго конно-егерскаго полка, т. І. 582, т. ІІ, 98, 515.

Крюденеръ, баронесса, т. І, 479, 480.

Крюковъ 1, поручикъ, декабристъ, т. І,

676, 698, 701, 781. Крюковъ 2, поручикъ, декабристъ, т. I, 238, 675, 693, 701, 780.

**Кудашевъ**, княвь, подпоручикъ, дека-бристъ, т. I, 779.

Кузьминъ, декабристъ, т. І. 446. Кукольникъ, Василій Григорьевичъ, преподаватель вел. кн. Николая и Михаила Павловичей, юристь, 1765—1821 г., т. І, 18, 32,

Кумани, Михаиль Николаевичь, адмираль, 1770—1865 г., т. II, 210. Кумберландскій, герцогь, Эристь-Ав-

густь, т. II, 707.

Куновъ, т. II, 607.

Куракина, Наталья Ивановла, княгинл, статсъ-дама, 1767—1831 г., т. II, 366.

Куракинъ, Алексъй Борисовичь, внязь, мин. внутр. дёлъ, чл. госуд. сов., 1759-1829 r., r. I, 292, 438, 501, 502, 508, 508, 616, 670.

Куракинъ, Борисъ Алексевичъ, князь, тайн. сов., сенаторъ, 1783—1850 г., т. І, 671.

Куртьяновъ, т. II, 567. Курута, Дмитрій Дмитріевичъ, графъ, начальникъ штаба цесаревича Константина Павловича, ген. отъ инф., сенаторъ, 1770 – 1836 г., т. I, 132, 213, 214, 218, 222, 225, 375, 380, 504, 581; т. II, 8, 94, 458, 518. Кутайсовъ, Александръ Ивановичъ,

графь, генераль, 1784—1812 г., т. І, 14, 442. Кучковскій, генераль-штабь-докторь, дъйств. статскій совътникъ, т. І, 504.

**Кушелевъ**, Егоръ Александровичъ, сенаторъ, 1765—1825 г., т. I, 501.

Кушниковъ, Сергъй Сергъевичъ, дъйств. тайн. сов., сенаторъ, 1765-1839 г., т. І, 442, 670.

Кюхельбекеръ, Вильгельмъ Карловичъ, коллежскій асессоръ, декабристь, т. І, 289, 295, 428, 444, 459, 515, 675, 689, 701, 723,

**Кюхельбекеръ,** лейтенанть, декабристь, т. I, 515, 677, 696, 701, 739, 751.

Кэмбель, англійская придворная дама,

### Л.

Лаваль, Иванъ Степановичь, дъйств. тайн. сов., 1778—1846 г., т. І, 301.

Лавровъ, Иванъ Павловичъ, тайн. сов., сенаторъ, 1768—1836 г., т. I, 442, 544.

Лагариъ, Фредерикъ-Сезаръ, воспита-тель имп. Александра I, 1754—1838 г., т. I, 11, 18, 42, 76, 118, 134, 385, 475, 489, 536, 567; т. II, 10, 405.

Лазаревъ, адъютантъ ммп. Николая I,

т. I, 196, 218, 219, 222, 282, 504, 506, 615. Лазаревъ, Михандъ Петровичъ, адмираль, 1788—1851 г., т. II, 425, 532, 761.

Лайонъ, Евгенія Васильевна, няня имп. Николая І, т. І, 3, 4, 16, 26, 27, 28.

Лакруа, Поль, французскій историкъ и романисть, 1806—1884 г., т. І, 37, 475, 476, 479, 480, 482, 483, 484, 519; T. II, 435, 439.

476, 478, 479, 480, 482, 562, 565, 567, 568. 479, 480, 482, 486, 549, 551, 556, 558,

Ламздорфъ, Константинъ Матвъевичъ,

Ламбертъ, Карлъ Осиповичъ, графъ, генер. отъ инф., сенаторъ, 1773—1843 г., T. I, 442, 670.

Лангъ, т. I, 597.

Ланжеронъ, Александръ Өедоровичъ, графъ, ген. отъ инф., новороссійскій ген.губ., 1765—1831 г., т. І, 152, 670; т. ІІ, 178, 195, 204, 366, 446. Ланской, Василій Сергѣевичъ, дѣйств.

тайн. сов., мин. внутр. дъль, чл. госуд. сов., 1762—1831 г., т. I, 152, 381, 429, 464, 471, 501, 542, 670.

Ланской, Дмитрій Сергьевичь, тайн. сов., чл. госуд. сов., + 1833 г., т. І, 671.

**Лаппа**, подпоручикъ, декабристъ, т. I, 678, 700, 702, 748, 752.

Лаферронз, графъ, французскій посолъ при русскомъ дворъ, т. І, 311, 342, 343, 347, 348, 368, 372, 373, 399, 402, 403, 412, 453, 524, 528; т. II, 296, 298.

Лачиновъ, поручикъ, декабристъ, т. І,

Лачиновъ, статскій сов'ятникъ, т. II, 550. Лебланъ, медикъ, т. И, 604.

Лебцельтернъ, графъ, австрійскій посоль при русскомъ дворъ, т. I, 348, 416, 424.

**Леватовъ**, Василій Васильевичь, графь, ген.-адъют., предсёд. госуд. сов., 1783—1848 г., т. I, 280, 287, 288, 289, 298, 329, 332, 528, 597; т. II, 742.

Ледоховскій, Францъ, т. ІІ, 525, 526. Лейхтенбергскій, герцогъ, т. II, 743. Лелевель, сеймовый посоль, т. I, 532; T. II, 476, 589.

Леманъ, т. II, 726, 727.

Леманъ, полковникъ, декабристъ, т. І,

Ленкевичъ, т. II, 428. Леонтъевъ, Николай Николаевичъ, генераль-майоръ, 1776—1831 г., т. II, 614.

Леопольдъ I, король бельгійскій, 1790-1865 r., T. I, 80; T. II, 314, 469, 509, 564, 648. Леопольдъ, Карлъ-Фридрихъ, великій

герцогъ баденскій, т. I, 399

Леопольдъ II, императоръ австрійскій, 1792 г., т. І, 8.

Леопольдъ, великій герцогъ тосканскій, эрцъ-герцогъ австрійскій, 1797—1870 г., т. II, 520.

Лерошжакеленъ, французскій грантъ, т. II, 296.

Лефортъ, Францъ Яковлевичъ, адмиралъ Петра I, 1656—1699 г., т. II, 566.

Лещинскій, Францъ, т. II, 527.

Ливенъ, Карлъ Андреевичъ, князь, ген. отъ инф., чл. госуд. сов., мин. нар. просв., 1766—1844 г., т. I, 442, 670; т. II, 36. Ливенъ, Христофоръ Андреевичъ, князь,

дипломать, посоль въ Лондонв, 1777-1838 r., r. I, 74, 78, 481, 483, 581, 582, 583, 585; r. II, 103, 105, 287, 290, 427, 465, 466, 506, 508, 509, 548, 691, 692.

Ливенъ, Дарьн Христофоровна, жена предыдущаго, † 1857 г., т. I, 81, 483.

Ливенъ, Шардотта Карловна, свътлъйш. княгиня, воспитательница великихъ князей Николая и Михаила Павловичей, 1742—1828 г., т. І, 1, 3, 4, 6, 26, 88, 92, 461, 473; т. ІІ, 8, 403.

Лигницъ, кн., графиня Гогенцоллернъ, урожд. графиня Гаррахъ, морганатическая супруга прусск. кор. Фридриха III, т. I, 158, 159, 494; т. II, 707.

Лизицкій, польскій писатель, т. І, 582; T. II, 422.

**Линденъ,** т. II, 578.

Липуновъ, сподвижникъ Магницкаго, бухгалтеръ Казанскаго университета, т. II,

Лисовскій, поручикъ, декабристъ, т. І, 675, 697, 702, 741, 751.

Литта, Юлій Помпеевичь, графъ, оберъкамергеръ, чл. госуд. сов., 1763-1839 г., т. I, 190, 263, 500, 501.

**Лихаревъ**, подпоручикъ, декабристъ, т. I, 238, 675, 697, 702, 740.

Лихтенштейнъ, Іоанна-Іосифъ, князь, австрійскій генераль, 1760—1836 г., т. II, 709, 710, 716, 717.

**Ллойдъ**, т. I, 64.

Лобановъ-Ростовскій, Дмитрій Ивановичь, князь, ген. отъ инф., чл. госуд. сов., мин. юстиціи, 1752—1832 г., т. І, 187, 192, 196, 198, 252, 254, 266, 286, 288, 292, 316, 438, 499, 501, 507, 616; T. II, 36, 79.

Лобановъ-Ростовскій, Яковъ Ивановичь, князь, оберъ-камергеръ, воени. мин., чл. госуд. сов., 1760—1831 г., т. І, 501, 616,

670.

**Ловичъ,** Іоанна Антоновна, урожд. гр. Грудзинская, вторая супруга цесаревича Константина Павловича, т. І, 132, 134, 166, 170, 180, 205, 213, 230, 491; T. II, 4, 218, 219, 220, 357, 360, 361, 362, 374, 592, 458.

Ломоносовъ, Михаиль Васильевичъ, натуралисть, филологь, литераторь, члень академіи наукь 1711—1765 г. т. I, 8.

Лонгиновъ, Николай Михаиловичъ, статсъ-секретарь, д. тайн. сов., чл. госуд. сов., сенаторъ, 1775—1853 г.; т. І, 421, 540.

Лондыревъ, рейткнехть имп. Николая I,

I. 285.

Лопухинъ, Петръ Васильевичъ, князь, предсватель государств. совыта 1753— 1827 г., т. I, 182, 187, 188, 190, 191, 195, 196, 219, 221, 232, 252, 254, 263, 264, 292, 438, 443, 446, 460, 499, 501, 502, 503, 507, 508, 509, 520, 542, 613, 614, 670; T. II, 3?

Лопухинъ, декабристь, т. І, 320. Лосевъ, юнкеръ, декабристъ, т. І, 776. **Лореръ**, майоръ, декабристъ, т. I, 675, 695, 701, 736.

Лоттумъ, камергеръ прусскаго двора,

т. І, 83.

**Луиза,** королева, супруга Фридриха-Вильгельма III, мать имп. Александры Өеодоровны, 1776—1810 г., т. I, 61, 83, 485. Лукаду, прусскій майоръ, т. І, 83.

**Лукинъ**, Михаилъ, подполковникъ, де-кабристъ, т. I, 676, 693, 701, 730.

Лукьяновичъ, Н., т. II, 439. Лунинъ, Михаилъ Сергъевичъ, т. I, 375, 529, 545, 575, 663.

Лутковскій, мичманъ, декабристь, т. І,

Львовъ, сенаторъ, т. I, 66, 575. Львовъ, Алексъй Өедоровичъ, оберъгофмейстеръ, композиторъ, 1799—1870 г., Ĭ, 474, T. IÍ, 709.

Любецкій, князь, министръ финансовъ царства Польскаго, т. II, 2, 4, 326, 327, 402, 473, 579.

Любимовъ, полковникъ, декабристъ, т. І, 779.

**Люблинскій,** дворянинъ, т. I, 675, 697, 702, 740, 751. **Людвигъ**, эрцъ-герцогъ 1784—1864 г., т. II, 719. австрійскій,

**Людинсгаузенъ**, Вольфъ, баронъ, т. II,

140.

Людовикъ XIV, король французскій, 1638—1715 г., т. II, 287. Людовикъ XVI, Августъ, король фран-

цувскій, 1754—1793 г., т. І, 475, 519. Людовикъ XVIII, король французскій

1855—1824, т. І, 54, 477, 482, 567. Людовикъ, Филиппъ, король французскій, 1773—1850 г., т. ІІ, 288, 300, 303, 305, 311, 488, 619, 621, 623, 648, 651, 673,

Люце, генералъ-майоръ, т. II, 486. Лядуховскій, прапорщикъ, декабристь, т. 1, 779.

### M.

**Мавринъ,** Семенъ Филипповичъ, сенаторъ, 1772—1850 г., т. I, 671.

Магницкій, Михаилъ Леонтьевичъ, попечитель Казанскаго учебн. округа, 1778— 1835 r., T, II, 39, 60, 61, 62, 412.

Магометь-Асеть, паша, т. II, 750.

Мадатовъ, Валерьянъ Григорьевичъ. князь, генераль-лейтенанть, 1782—1828 г., т. II, 140, 160, 529.

Маевскій, участникъ польскаго заговора, т. П. 98.

декабристъ,

Майборода, Аркадій, капитанъ Вятскаго пѣх. полка, т. I, 178, 235, 242, 243, 244, 247, 362, 607, 526, 620, 621, 622, 628, 629, 662.

Майковъ, Аполлонъ Александровичъ, директоръ императорскихъ театровъ, т. l,

Маккіавелли, итальянскій дипломать, 1469—1527 г., т. II, 110, 426. Максутовъ, Петръ, князь, т. I, 429, 542.

Малаховскій, Казимиръ, польскій генералъ, участникъ возстанія, 1765—1845 г., т. И, 336.

Малаховскій, Густавъ, т. I, 532. Малеевъ, т. II, 612.

Малиновскій, прапорщикь, декабристь,

Малышевъ, камердинеръ имп. Николая I, т. II, 757.

**Мальцевъ**, секретарь русскаго посольства въ Тегеранъ, т. II, 212.

**Мальчевскій**, Юліанъ, т. II, 525, 526. Малютинъ, подпоручикъ, декабристъ,

I. 774. Мандерштернъ, Евгеній Егоровичь, генералъ-лейтенантъ, 1796 — 1866 г., т. II,

Манжосъ, т. II, 612.

Мансуровъ, Павелъ Александровичъ, тайн. сов, сенаторъ, 1759—1834 г., т. І,

Мантейфель, графь, адъютантъ гр. Милорадовича, т. I, 197, 244, 247, 503.
Маратъ, Жанъ Поль, 1744 — 1793 г.,

французскій революціонеръ, членъ конвента, т. І, 371, 510.

Маріанна, припцесса, т. І, 158.

Марія Александровна, императрица, супруга Александра II, 1824—1880 г., т. I,

Марія Николаевна, вел. княгиня, супруга Максимиліана, герц. лейхтенбергск., 1819—1876 г., т. I, 146, 166; т. II, 124, 156, 437, 654, 696, 697, 789, 743, 745, 746.

Марія Павловна, великая княжна, впослъдствін герцогиня саксенъ-веймарская † 1859 г., т. І. 1, 6, 41, 78, 136, 137, 166, 476, 477, 494, 550, 553, 595, 598, 609; **T.** II, 226, 404, 518, 676.

Марія Өеодоровна, императрица, супруга имп. Павла I, 1859—1828 г., т. I, 1, 2, 3, 6, 8, 187, 189, 143, 146, 171, 174, 179, 180, 181, 183, 184, 192, 203, 206, 207, 208, 215, 220, 227, 229, 281, 250, 282, 292, 293, 294, 304, 305, 306, 383, 384, 395, 405, 421, 447, 474, 154, 180, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 401, 409, 436, 438, 441, 493, 494, 500, 532, 541, 566, 657.

Марія, принцесса саксенъ-веймарская, T. I, 494.

Маркевичъ, Андрей Ивановичъ, ген.лейтен., преподаватель военныхъ наукъ имп. Никодая І, т. І, 35, 64.

Мармонъ, Огюстъ Фредерикъ-Луи, герпогъ Рагузскій, франц. маршаль, 1774— 1852 г., т. II, 1, 2, 12, 401, 402. **Мартенсъ**, Федоръ Федоровичь, профес-

соръ международнаго права въ Петербургскомъ унив., род. 1845 г., т. I, 588; т. II, 460.

Мартосъ, Алексъй Ивановичь, авторъ «Записокъ», т. I, 487.

Мартыновъ, майоръ, декабристъ, т. I,

Марченко, Василій Романовичь, дійств. тайн. сов., государств. секретарь, 1782-1840 г., т. І. 292, 489, 512, 516, 541. **Матгожевичъ**, Яковъ, т. II, 525, 527.

Матусевичь, графъ, дипломать 1796— 1842 г., т. II, 124, 159, 506, 532, 666. Матюнина, т. I, 597.

Махмуть II, султанъ турецкій, 1785— 1839 r., t. I, 539; t. II, 106, 191, 265, 271,

Мевесъ, т. II, 612.

Мегметъ-Али, вице-король египетскій, 1769—1849 г., т. II, 104, 651, 659, 660, 661, 662, 663.

Мегмедъ-Гади, турецкій дипломать, т. І,

Мегметъ-Садикъ-Ефенди, т. II, 459.

Медемъ, Павель Ивановичь, графъ, тайный совътникъ, дпиломатъ, 1800 — 1854 г., т. II, 620.

Мейендорфъ, Петръ Казимировичъ, баронъ, членъ госуд. сов., 1796-1863 г., т. П, 567, 570.

**Мейендорфъ,** Феликсъ Казимировичъ, баронъ, дипломатъ, † 1870 г., т. II, 620, 646. Мекленбургъ-Шверинскій, наслѣдный ринцъ, т. I, 399; т. II, 704, 707. принцъ, т. І, 399; т. П, 704,

Меллеръ-Закомельскій, Петръ Ивановичь, бар., генераль отъ арт., министръ († 1823 г., т. I, 152. военный

Мельгуновъ, генералъ-майоръ, т. II, 428, 547

Меншиковъ, Александръ Даниловичъ,

свътл. князь, генералиссимусь, 1673-1729 г., II, 55, 650.

Александръ Сергвевичъ, Меншиковъ, князь, ген -адъют., адм., морской министръ, чл. госуд. совъта, 1787-1869 г., т. I, 102 123, 163, 164, 358, 486, 487, 493, 519, 525; T. II 27, 64, 65, 66, 80, 103, 122, 123, 142, 148' 152, 153, 154, 155, 157, 158, 164, 165, 170' 262, 288, 364, 392, 407, 413, 436, 437, 438, 461' 463, 472, 481, 533, 559, 560, 600, 620, 632 633, 634, 636.

Меньковъ, Петръ Кононовичь, генералълейтенантъ, военн. писатель, 1814-1875 г., II, 406, 484.

**Мердеръ,** Карлъ Карловичъ, генер.-адъют., ген.-майоръ, воспитатель императора Александра II-го, 1787—1834 г., т. I, 156, 492; T. II, 216.

Мерсье, французскій дипломать, т. II,

Мертенсъ, Василій Оедоровичъ, сена-

горъ, 1762—1839 г., т. І, 671.

Меттернихъ, князь, австрійскій канцдеръ, 1773—1859 г., т. І, 56, 155, 163, 410, 415, 416, 436, 437, 492, 539; т. ІІ, 107, 111, 112, 192, 258, 424, 426, 457, 504, 505, 506, 507, 508, 523, 524, 623, 676, 677, 705, 710, 711, 713, 714, 715, 716, 718.

Меттернихъ, княгиня, т. II, 678, 717,

Мечниковъ, Евграфъ Ильичъ, сенаторъ, 1770—1836 г., т. І, 671. Мещерскій, Владимиръ Петровичь, князь,

писатель, т. 1, 489. Мещерскій, Петръ Сергъевичь, князь, оберъ-прокуроръ синода, сенаторъ, 1777-1856 г., т. II, 500.

донъ-Мигуель, Марія-Эваристь, претенденть на португальскій престоль, 1802-1866 г., т. II, 683.

Миклашевскій, подполковникъ, декаб-

ристъ, т. I, 752, 778. Микорскій, т. II, 516.

Микулинъ, Василій Яковлевичъ, генераль-адъютанть, т. I, 285.

Миллеръ, мэтръ-д-отель имп. Николая I,

Милорадовичъ, Михаилъ Андреевичъ, графъ, петербургск. ген.-губ., чл. госуд. сов., †1825r., r.I,149,163,182,183,186,188,189,190,194,197,198,204,207,208,211,212,226,243,244,245,246,247,260,262,270, 289, 284, 285, 292, 297, 298, 300, 301, 304, 324, 331, 332. 349, 352, 447, 448, 457, 496, 498, 499, 500, 502, 503, 504, 505, 508, 512, 513, 518, 602, 613, 614, 615, 616, 636, 667, 668, 688, 720, 721, 750; T. II, 60.

Мильцинскій, т. II, 515

Мининъ, герой смутн. времени, †1616 г.,

т. І, 327; т. ІІ, 690.

Минкина, Настасья Өедоровна, домоправительница гр. Аракчесва, т. І, 177, 179; T. II, 412, 498, 498, 500, 501, 502.

Минчіаки, дъйств. ст. сов., дипломать,

т. II, 112, 424, 529.

**Мирабо,** двятель французской революціи, род. 1749 г., т. II, 466.

**Миріанъ**, царевичъ, сенаторъ, т. I, 671. **Мировичъ**, Василій, подпоручикъ, т. I, 653, 764, 765.

**Митрофановъ,** епископъ воронежскій, 1623—1703 г., т. II, 658, 659, 739.

**Митьковъ,** полковникъ, декабри т. I, 650, 676, 693, 701, 731, 752, 753. декабристъ,

**Михайловскій-Данилевскій,** Александръ Ивановичъ, ген., военный историкъ, авторъ «Дневника», 1790 — 1848 г., т. І, 15, 54, 55, 119, 144, 176, 354, 356, 395, 409, 489, 490, 493, 495, 525, 536, 671; T. II, 47, 245, 246, 405, 410, 459.

Михаилъ Николаевичъ, великій князь,

михаилъ пиколаевичь, великій князь, род. 1832 г., т. II, 659, 698.

Михаилъ Павловичь, великій князь 1798—1848 г., т. I, 4, 6, 7, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 36, 41, 47, 50, 54, 55, 56, 87, 88, 92, 94, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 108, 124, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 148, 156, 166, 175, 180, 190, 196, 202, 206, 213,

214, 216, 220, 226, 227, 228, 230, 231, 232 252, 256, 259, 263, 264, 266, 282, 286, 287, 288, 289, 290, 301, 306, 308, 315, 316, 332, 336, 349, 356, 381, 404, 405, 407, 421, 454, 459, 476, 477, 478, 480, 481, 486, 487, 490, 495, 501, 503, 506, 515, 524, 553, 554, 555, 560, 568, 569, 503, 506, 515, 524, 553, 554, 555, 560, 568, 569, 570, 596, 599, 603, 619, 620, 631, 634, 635, 636, 637, 638, 643, 689, 701, 723, 744, 756; т. II, 4, 6, 8, 37, 76, 91, 119, 123, 124, 127, 128, 140, 148, 150, 175, 183, 184, 216, 218, 230, 237, 277, 327, 358, 374, 378, 391, 408, 437, 440, 441, 454, 473, 483, 485, 526, 532, 534, 535, 619, 687, 701, 706, 743, 746.

Михаилъ Өеодоровичъ, царь, 1596—1645 г., т. II, 689, 690.

**Мицельскій,** капитанъ, адъютантъ цесаревича, т. I, 532.

Моденъ, Гавріиль Францевичъ, графъ, оберъ-егермейстеръ, 1774-1833 г., т. 1, 110, 356, 487, 488, 494, 496; T. II, 600.

Мозалевскій, декабристь, т. І, 446.

**Мозгалевскій,** подпоручикъ, декабристъ, т. І, 675, 699, 702, 746, 751.

Мозганъ, подпоручикъ, декабристъ, т. І, 675, 695, 701, 735.

Монсеевь, унтерь-офицерь, т. I, 749. Моллерь, Антонъ Васильевичь, адмираль, морской министрь 1764—1848 г. т. II, 64, 66.

Моллеръ, Өедоръ Васильевичъ, вице-

адмираль, т. I, 487. Мольтке, Гельмуть Карль Бернгардт, графъ, германскій фельдмаршалъ, 1800-1891 r., T. II, 106, 137, 142, 143, 168, 178, 210, 234, 434, 435, 438, 440.

Монтекукули, графъ Раймундъ, австрійскій полководець, военный писатель 1609-

1681 г., т. И. 471.

Монферанъ, Августинъ Антоновичъ, дъйств. ст. сов., архитекторъ 1784—1858 г.,

т. І, 537.

Семеновичъ, Мордвиновъ, Николай графъ, адмиралъ, председ. департ. государст. экономіи госуд. сов., 1754—1845 г., т. І, 190, 264, 272, 320, 322, 423, 426, 501, 521, 541, 670.

**Моренгеймъ**, баропъ, т. I, 375, 380, 531. Морковъ, Аркадій Ивановичь, графъ, дипломать, чл. госуд. сов., 1747-1827 г.,

т. І, 501, 616, 670.

Мортемаръ, графъ, французскій посланникъ въ Петербургъ, род. 1787 г., т. И, 124, 298, 304.

**Мортье**, французскій маршаль, 1768— 1835 г., т. II, 651, 652, 701.

**Мохнацкій,** Маврикій, 1803—1835 г., польскій писатель, т. І, 384.

Мошинскій, графъ, участникъ польскаго заговора, т. И, 152.

Мощенскій, графъ, т. И, 423. Музовской, Николай Васильевичъ, протојерей, оберъ-священникъ, † 1848 г., т. І, 83, 90.

**Муръ**, Томасъ, англійскій поэть, 1799— 1852 г., т. І, 146.

**М**уравьевъ, Александръ Никитичъ, де-кабристъ, т. I, 363, 436, 444, 542, 543, 676, 696, 701, 737, 751, 755.

Муравьевъ, Александръ Николаевичъ, декабристь, впоследствін нижегородскій губернаторъ, 1791 — 1864 г., т. I, 452. 520, 543, 677, 697, 702, 739, 751.

**Муравьевь,** Артамонъ Захаровичъ, полковникъ, декабристъ, т. I, 458, 663, 675, 690, 700, 724, 751.

Муравьевь, Михаиль Николаевичь, графь, генераль оть инфантеріп, члень государств. соввта, 1796—1866 г. т. ІІ, 272, 724.

**Муравьевъ,** Никита, капитанъ, декабристъ, т. I, 238, 242, 244, 247, 320, 444, 621, 650, 653, 660, 661, 674, 691, 701, 726,

751, 752, 753, 754, 755, 780. Муравьевъ, Николай Назаровичъ, тайный совътникъ, статсъ-секретарь, † 1845 г.,

т. І, 546; т. ІІ, 37, 407, 534.

Муравьевъ, Николай Николаевичъ, ге-нералъ отъ инфантеріи, намъстникъ Кавказа, 1794 — 1866 г., т. II, 660, 661, 662,

**Муравьевъ-Апостолъ,** Ивавъ Матвѣевичъ, сенаторъ 1769—1851 г., т. I, 424, 520.

Муравьевъ-Апостолъ, Ипполить Ива-

новичъ, т. І, 446.

Муравьевъ-Апостолъ, Матвъй Ивановичъ, отст. подполковникъ, декабристъ, т. I, 366, 436, 414, 527, 639, 640, 641, 650, 651, 652, 657, 660, 661, 663, 674, 689, 701, 721, 751, 752, 753, 754, 755.

Муравьевъ-Апостолъ, Сергый Ивановичъ, подполковникъ, декабристъ, т. I, 365, 366. 443, 452, 456, 527, 528, 639, 640, 658, 659, 662, 663, 674, 687, 704, 719, 752,

Мусинъ-Пушкинъ-Брюсъ, графъ, Василій Валентиновичт, оберъ-шенкъ, 1775-1836 г., т. И. 666.

Мусинъ-Пушкинъ, Михаилъ Николае-

вичь, дѣйств. тайн. совѣтникъ, сенаторъ, 1795—1862 г., т. II, 419. Мусинъ-Пушкинъ, графь, капитанъ,

декабристь, т. I, 777.

**Мусинъ-Пушкинъ,** лейтенантъ, декабристъ, т. I, 677, 700, 702, 749.

Мутіусь, офицерь прусской службы, I. 83.

Мухановъ, штабсъ-капитанъ, декабристъ, т. I, 676, 695, 701, 734.
Мухановъ, Сергъй Ильичъ, оберъ-штал-

мейстеръ, т. I, 582.

Мухановъ, т. II, 562.

Муширъ-Ахметъ, паша, т. II, 743.

Мысловскій, Петръ Николаевичъ, протојерей членъ росс. акад., 1777—1846 г., т. I, 444, 454, 456.

Мюфлингъ, Фридрихъ, прусскій фельдмаршаль, историкь, 1775—1851 г., т. II, 228, 247, 269, 272, 274, 457, 459.

**Мятлева**, т. I, 597.

### H.

Назимовъ, штабсъ-капитанъ, декабристъ,

т. I, 678, 698, 702, 745. **Наполеонъ I,** императоръ французскій, 1769—1821 г., т. 35, 38, 42, 44, 46, 48, 54, 68, 84, 104, 400, 533, 566; T. II, 30, 92, 218, 268, 299, 311, 382, 421, 429, 466, 543, 581, 652, 656, 672, 679, 703, 706.

**Наполеонъ III**, императоръ французскій,

1808—1873 г., т. I, 639. **Нарышкинъ**, Кириллъ Александровичь, оберъ-гофмаршалъ 1786—1838 г., т. І, 110, 264, 487, 488,

Нарышкинъ, Левъ Александровичъ, ген.-адъют., ген.-лейтенанть, † 1845 г., т. І, 132.

Нарышкинъ, Левъ Александровичъ, оберъ-шталмейстеръ, 1733—1799 г., т. І, 3. **Нарышкинъ,** М. М., т. I, 163.

Нарышкинъ, полковникъ, декабристъ, I, 677, 696, 701, 738, 752. Нассаускій, герцогъ, т. II, 676, 680, 701,

702, 703, 707.

**Натимеръ,** прусскій генераль, т. I, 83, 84, 85, 86, 90, 92, 94, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 110, 484, 485, 486, 487, 488, 489; T. II,

743 Нахимовъ, Павелъ Степановичъ, адмираль, герой севастопольской обороны, 1803-1855 г., т. II, 234, 425.

Нащокинъ, поручикъ, декабристъ. т. I,

Невенгловскій, дворянинъ, декабристъ,

**Неджибъ-Сулейманъ-Ефенди,** т. II, 265. **Нейдгартъ,** Александръ Ивановичъ, ген. отъ инф., военный писатель, 1784— 1845 r., T. I, 186, 282, 283, 499, 614, 616; T. II, 328, 352, 454, 480, 482, 560, 590.

Нелидова, Екатерина Ивановна, камеръфрейлина имп. Маріи Өеодоровны, 1758—

1834 г., т. І, 98, 486.

Нелидовъ, Аркадій Ивановичь, дъйств. тайн. сов., сенаторъ, † 1834 г., т. I, 671. **Немоевскій**, Бонавентура, т. 11, 376.

Непенинъ, полковникъ, декабристъ, т. І, 778.

Нессельроде, Карлъ Васильевичь, графъ, государственный канцлеръ, 1780—1862 г., 582, 621, 625, 626, 628, 629, 632, 640, 644, 645, 646, 666, 676, 677.

Нессельроде, Марія Дмитріевна, графиня, жена предыдущаго, статсъ-дама, т. I, 204, 224, 503, 507, 508, 509, 518, 519; т. II, 186,

449, 452,

Никитинъ, Алексьй Петровичь, графъ, генералъ отъ кавалеріи, членъ госуд. сов., 1777—1858 г., т. II, 724.

**Никитинъ,** коллежск. чиновникъ, т. I, 196, 252. сов., сенатскій

Николаева, М. С., авторъ «Записокъ», T. II, 418.

**Николаевъ,** Степанъ Степановичь, генлейт, т. I, 178, 235, 238, 239, 241, 244, 247, 362, 363, 507, 622, 623, 625, 626, 628, 631, 632, 633, 638, 639.

Николан, Андрей Львовичь, баронъ, президентъ академіи наукъ, 1738—1820 г., T. I, 6, 8.

Николан, Павелъ Андреевичь, баронъ, дипломать, 1777—1847 г., т. І, 72, 77, 483.

Николай Николаевичь, ведикій князь, 1835—1891 г., т. II, 372, 487, 614, 698.

Новоменскій, губернскій регистраторъ, участникъ польскаго заговора, т. II, 102. Новосильцева, Екатерина Владимиров-

на, т. І, 608, 610.

Новосильцевъ, Владимиръ Дмитріевичъ,

флигель-адъютантъ, т. І, 237, 495, 607. Новосильцевъ, М. М., т. І, 531. Новосильцевъ, Николай Николаевичъ, дъйст. тайн. сов., предсъд. госуд. сов., 1761—1836 г., т. I, 214, 375, 380, 381; т. II, 214, 390, 452, 454.

Новосильцевъ, альютанть московск. ген.-губ., т. І, 615.

Норовъ, отст. подполковникъ, декабристъ, I, 676, 694, 701, 732.

Ностицъ, прусскій генераль, т. II, 116, 124, 174.

Нынковскій, Константинъ, т. II, 525,

O.

Оболенскій, Евгеній Петровичь, князь, поручикъ, декабристъ, т. I, 163, 262, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 286, 288, 298, 301, 433, 434, 448, 458, 508, 510, 511, 513, 650, 651, 653, 654, 656, 657, 674, 688, 700, 720, 752, 753, 755, 756,

Оболенскій, князь, поручикъ, декабристъ, T. I, 778.

Обресковъ, Михаилъ Алексвевичъ, дъйств. тайн. сов., сенаторъ, 1756—1842 г., T. I. 671.

Обручевъ, Владимиръ Аванасьевичъ, генераль отъ инфантеріи 1795—1866 г., T. II, 204, 459, 591

Одоевскій, Александръ Ивановичъ, князь, корнетъ, декабристъ, т. І, 511, 675, 696, 701, 738.

Ожаровскій, Адамъ Петровичь, гр., ген.адъют., ген. отъ кав., сенаторъ 1776— 1855 г., т. 489, 597.

Озерецковскій, жандармскій офицеръ, II, 714.

**Озерова**, Е. II., т. II, 567.

Олейниковъ, врачъ, т. II, 486.

Оленинъ, Алексъй Николаевичъ, дъйств. тайн. сов., статсъ-секр., членъ госуд. сов., 1763—1843 r., r. I, 188, 192, 195, 196, 198, 202, 203, 263, 499, 500, 508, 542, 616.

Оливъ, Вильгельмъ Николаевичъ, т. II, 429. Ольга Николаевна, вел. кингиня, впослъдствии королева Виртембергская, т. I, 148; т. II, 654, 702, 715, 739.

Ольгердъ, великій князь дитовскій, 1341—1377 г., т. I, 384.

Ольденборгеръ, Өедоръ Өедоровичъ, тайный совътникъ, 1790—1873 г., т. II, 57. Ольшевскій, прапорщикъ, декабристъ,

I. 775.

Омеръ-Вріоне, турецкій полководецъ, т. II, 167, 168, 169, 178.

Опочининъ, Оедоръ Петровичъ, дъйств. тайн. сов., членъ госуд. сов., 1779—1852 г., т. І, 127, 196, 232, 375, 378, 379, 382, 383,

494, 502, 520, 531, 532; T. II, 10, 93, 94, 214, 320, 342, 357, 358, 361, 472, 484, 485.

Опперманъ, Карлъ Ивановичъ, графъ, инж. генералъ, 1756—1831 г., т. I, 35, 48, 670; т. П, 239, 356.

Оранскій, принцъ, см. Вильгельмъ ІІ, кор. нидерландскій.

Оржитскій, отст. штабсь-ротм декабристь, т. І, 677, 699, 702, 746, штабсъ-ротмистръ,

**Орловъ,** Адексъй Өедоровичъ, князь, ген. адъют., предс. госуд. совъта, 1787— 371, 389, 451, 463, 464, 483, 484, 505, 561, 600, 608, 609, 613, 614, 615, 622, 626, 633, 634, 639, 648, 662, 663, 670, 702, 735, 738, 739, 754, 756.

Орловъ, Григорій Владимировичь, графъ, тайн. сов., сенаторъ, т. І, 671.

Орловъ, Михаилъ Өедоровичъ, генералъмайоръ, декабристъ, т. Î, 162, 238, 320, 356, 446, 447, 520, 523, 544, 545, 640, 752, 777.

Орловъ-Денисовъ, Василій Васильевичь, графъ, ген.-адъют., ген. отъ кав., 1780-1843 г., т. І, 396, 405.

Орлова-Чесменская, Анна Алексвевна, графиня, 1785—1848 г., т. II, 1, 12, 401, 405, 417, 698, 700.

Орловъ-Чесменскій, Алексій Григорьевичь, графь, адмираль, 1737—1808г., т. ІІ, 728.

Оскерко, т. II, 428.

Оссолинскій, графъ, участникъ польска-го заговора, т. II, 102.

Остерманъ-Толстой, Александръ Ивановичь, графь, генераль оть инфантеріи, † 1857, т. П. 713.

Островскій, дворянинъ, декабристь, т. І,

**Оттенфельсъ,** австрійскій дипломать, т. І, 415; т. ІІ, 258, 719.

Оттонъ II Рыжій, римскій имп., 955-983 г., т. І, 32, 565.

Оттонъ, принцъ баварскій, впоследствін король греческій Оттонь І-й, 1815—1867 г., T. II, 509.

Оффенбергъ, Өедоръ Петровичъ, баронъ, генераль оть кавалеріи, 1789—1856 г., т. II, 696.

### II.

Павелъ I, императоръ 1754—1801 г., т. I, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 26, 49, 127, 131, 154, 224, 255, 311, 312, 450, 478, 475, 489, 490, 495, 764; т. II, 44, 185, 499, 500, 733.

Павловъ, поручикъ Черниговскаго пол-

ка, т. І, 366.

Павловскій, Станиславъ Андреевичъ,

медикъ-хирургъ, т. II, 436.

Паленъ, Павелъ Петровичъ, графъ, генераль отъ кавалеріи, генераль-адъютанть,

1775—1834 г., т. II, 423, 481, 547, 762. Паленъ, Петръ Алексъевичъ, графъ, ген. отъ кавалеріи, петербургскій ген.-губ.,

1745—1825 г., т. І, 295, 420.

Паленъ, Петръ Иетровичь, графъ, генераль-адъютанть, генераль-инспекторь кавалеріи, 1778—1864 г., т. ІІ, 204, 324, 481, 531, 575, 666.

Паленъ, Фридрихъ Петровичъ, графъ, дипломать, дъйств. тайн. сов., 1781-1863 г., т. II, 127, 204, 244.

Палицынъ, прапорщикъ, декабристъ,

т. І. 779.

Панаевъ, Владимиръ Ивановичъ, тайный совътникъ, статсъ-секретарь, писатель. 1792—1859 г., т. II, 623, 629.

Панкратьевь, варшавскій военный генералъ-губернаторъ, т. И, 352, 719, 720. Пановъ, Николай Ивановичъ, поручикъ,

декабристъ, т. I, 287, 675, 692, 700, 728,

Пановъ, Оедоръ Андреевичъ, генералълептенантъ, 1804—1870 г., т. II, 594, 609. Пановъ, подполковникъ, декабристъ,

т. І, 774.

**Пантелеевъ**, полковникъ, т. II, 567.

Папа-Христо, Григорій Аргировичь, вице-адмираль, 1780—1848 г., т. II, 174.

Парижскій, графъ, принцъ Людовивъ Филиппъ Альбертъ Орлеанскій, 1838— 1894 г., т. II, 619.

Парротъ, Георгъ Фридрихъ, русскій физикъ, другъ ими. Александра 1-го, 1767— 1852 г., т. I, 76; т. II, 383, 488. Паскевичъ, Иванъ Өедоровичъ, князъ

Варшавскій, графъ Эриванскій, ген.-фельдмаршалъ, 1782—1856 г., т. І, 46, 102, 103, 243, 244, 254, 255, 259, 260, 263, 264, 344, 349, 352, 355, 356, 365, 366, 370, 372, 374, 375, 376, 380, 384, 386, 387, 388, 389, 390, 750, 756, 759.

Паскевичъ, Елизавета Алексвевна, статсъ-дама, супруга фельдмаршала, 1795-1856 г., т. II, 695.

Паскевичъ, Өедоръ Ивановичъ, раль-лейтенантъ, сынъ фельдмар сынъ фельдмаршала, т. II, 376, 612.

**Па**скевичъ, штабсъ-ротмистръ, декабристь, т. I, 777.

Паткуль, Александръ Владимировичъ, генер.-адъютанть, совоспитанникъ имп. Александра II го, т. II, 684.

Пацъ, Людовикъ Михаилъ, графъ, участникъ польскаго возстанія, 1780—1835 г., т. II, 395.

Пашкова, т. I, 597. Пашковъ, Василій Александровичъ, оберъ-гофмаршалъ, членъ госуд. совъта, 1762—1838 r., T. I, 501.

Пашковъ, петербургскій домовладълець,

II. 606.

Педицкій, Юліанъ, т. II, 525, 527.

Донъ-Педро, т, II, 683.

Перетцъ, титулярный совътникъ, декабристъ, т. I, 778; т. II, 31.

Перовскій, Василій Алексвевичь, графь, ген.-адъют., ген.-отъ-кав., чл. госуд. сов., 1794—1857 г., т. І, 285, 498; т. ІІ, 436, 595, 598, 600.

**Пестель,** Павель Ивановичь, полковникь, декабристь, т. I, 238, 240, 242, 243, 244, 320, 362, 363, 369, 374, 443, 447, 448, 660, 661, 662, 663, 674, 686, 691, 696, 704, 718, 752, 753, 754.

Пестовъ, подпоручивъ, декабристъ, т. І,

674, 691, 700, 727.

Петръ I, императоръ, 1672—1725 г., т. I, 47, 132, 200, 286, 348, 456, 666, 762; T. II, 16, 36, 125, 144, 184, 220, 287, 566, 567, 568, 636, 650, 664, 666, 667, 697, 699, 700, 703, 729, 834.

Петръ III, императоръ, 1728 — 1762 г.,

I. 15, 495,

Пироговъ, Ипполить Ивановичь, генераль, т. І, 242.

Писаревъ, мичманъ, декабристъ, т. I, 776. Плещеевъ, поручикъ, декабристъ, т. І, 776.

Илещеевъ, т. I, 94. Илисовъ, Моисей Гордеевичь, профессоръ Петербурскаго унив., 1782—1853 г., т. II, 62.

Плихта, секретарь госуд. совъта парства

Польскаго, т. I, 551; т. II, 98. Повало-Швейковскій, полковникъ, де-кабристь, т. I, 654, 675, 692, 700, 720, 751,

Погодинъ, Михаилъ Петровичъ, профессоръ Московскаго унив., 1800 — 1875 г., т. I, 420, 516, 546; т. II, 82, 83, 389, 417, 419, 489,

**Поджіо,** отст. подполковнисть, декабристь, т. I, 650, 661, 662, 663, 675, 690, 700, 723, 727, 752.

**Поджіо**, отст. штабсь-капитанъ, декабристь, т. I, 676, 695, 701, 735, 751.

Пожарскій, Дмитрій Михайловичь, князь, герой смутнаго времени, 1578 — 1642 г., т. І, 327.

Поздъевъ, поручикъ, декабристъ, т. І,

Полежаевъ, Александръ Ивановичъ, поэтъ, 1805—1838 г., т. II, 20. Полетика, Петръ Ивановичъ, сенаторъ,

1778—1842 г., т. І, 671.

Поливановъ, отст. полковникъ, декабристъ, т. I, 677, 698, 702, 742, 751, 753.

**Полиньякъ**, графъ, отст. полковникъ, декабристъ, т. I, 776.

Полуектовъ, Борисъ Владимировичъ, генераль отъ инфантеріи, † 1834 г., т. II, 615.

Понятовскій, Іосифъ-Антоній, князь,

1762—1813 г., т. II, 218. Поповъ, Маханть Максимовичъ, тайн. совътникъ, авт. «Записокъ», † 1872 г., T. I, 516.

Порощинъ, Семенъ Андреевичъ, преподаватель математики имп. Павла I, авторъ «Дневника» 1741—1769 г., т. I, 18.

Потаповъ, Алексъй Николаевичъ, ген.адъют., ген. отъ кав., 1772-1847 г., т, І, 152, 182, 186, 222, 223, 224, 231, 251, 330, 332, 499, 506, 613, 616; T. II, 14.

Потемкинъ, Яковъ Алексвевичъ, ген.адъют., ген.-губернаторъ Волынской и Подольской губ., т. І, 602.

Потканскій, Адольфъ, т. II, 525, 527. Потоцкій, Станиславъ Станиславовичъ, графъ, оберъ-перемоній мейстеръ, 1785 -1831 r., T. II, 124, 150, 164, 174, 366, 532.

Поццо-ди-Ворго, Карлъ-Андрей, графъ, русскій дипломать, 1764 — 1842 г., т. І, 410, 411, 412, 538; T. II, 8, 192, 292, 304, 464. 505.

Прибытковъ, капитанъ, т. I, 284.

Прокешь-Остень, австрійскій дипломать. T. II, 424.

Прондзинскій, поднолковникъ польской квартирмейстерской части, т. І, ьзі.

Протасовъ, Алекс. Протасьевичь, 1726— 1796 г., т. І, 18.

Прусскій принцъ, см. Вильгельмъ І, имп. германскій.

Прянишниковъ, подпоручикъ, декабристь, т. І, 779.

**Пугачевъ**, Емельянъ, 1726 — 1775 г., т. І, 766, 767.

Пузинъ, майоръ, т. І, 625, 626.

Пузыревскій, Александръ Казимировичь, генераль отъ инфантеріи, военный рикъ, род. 1845 г., т. II, 336, 476.

Пуласскій, штабсь-ротмистрь, участникь польскаго заговора, т. II, 102.

**Пустошкинъ,** Семенъ Аеанасьевичъ, адмиралъ, 1750—1846 г., т. II, 413.

Путята, адъютанть, декабристь, т. І,

Пушкинъ, Александръ Сергъевичъ, поэтъ, 1800—1837 г., т. І, 428, ыб, т. ІІ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 405.

Пущинъ, Иванъ, коллежскій асессоръ, декабристъ, т. І, 163, 270, 279, 428, 510, 511, 515, 650, 675, 691, 700, 726, 753,

**Пущинъ**, капитанъ, декабристъ, т. I, 240, 677, 699, 702, 748, 752.

Пыхачевъ, капитанъ, декабристь, т. І,

### Р.

Радзивиллъ, Антонъ, князь, т. II, 650. Радзивиллъ, Елизавета, книжна, т. І, 159.

Радзивиллъ, Михаилъ, князь, временный диктаторъ польскаго возстанія, 1778-1850 г., т. П, 336, 340.

Радофиникинъ, Константинъ Константиновичъ, дъйств. тайн. сов., членъ госуд. сов., сенаторъ, 1760—1838 г., т. II, 271.

Раевскій, Николай Николаевичь, 1771-1829, генераль оть кавалеріи, герой Отечественной войны, т. І, 66, 162, 238, 575.

Растопчинъ, Өедоръ Васильевичъ, графъ, московскій военный губ., 1763—1828 г., т. І, 7, 127, 420, 429, 490, 540.

Ратмановъ, Макаръ Ивановичъ, вице-адмиралъ, 1772—1833 г., т. II, 413.

Раупахъ, Эрнстъ, профессоръ Петербургскаго университета и драматическій писа-

тель, 1783—1852 г., т. II, 62. Раутенштраухъ, Іосифь, директоръ путей сообщенія царства Польскаго, † 1842 г., т. І, 375, 380, 531.

Раухъ, Егоръ Ивановичь, тайный совътникъ, лейбъ медикъ, 1790-1864 г., т. II, 260, 556,

Раухъ, прусскій инженерный генераль, T. II, 518.

Раухъ, полковникъ прусской арміи, т. ІІ, 761.

**Рахманова**, Е. А., т. II, 567.

Рачинскій, капитанъ, декабристь, т. І,

Редеръ, генераль прусской арміи, т. II, 519.

Рейоницъ, Карлъ Павловичъ, генералъ-лейтенантъ, чл. воен. сов., † 1843 г., т. II, 520, 522.

Рейсъ-Эффенди, т. II, 107, 464.

**Рейсъ,** принцъ, т. II, 680.

Ренкевичъ, корнеть, декабристь, т. І,

Репнинъ, Николай Григорьевичъ, князь, генералъ-адъютанть, членъ госуд. совъта, 1779—1845 г., т. I, 639.

Александръ Рибопьеръ, Ивановичъ, графь, оберъ-камергеръ, чл. госуд. совъта, 1783 -1865 r., t. I, 348, 416, 524; t. II, 106, 107, 423, 424, 428, 560, 674.

Ридигеръ, Федоръ Васильевичъ, графъ, генераль-адыютанть, члень госуд. сов., 1783—1856 г., т. II, 140, 143, 376, 547, 585, 679, 695, 724.

Римскій-Корсаковъ, Николай Петровичь, вице-адмираль, 1793—1848 г., т. II, 436. де-Риньи, французскій адмираль, т. II, 105, 424.

Робеспьеръ, 1758—1794 г., дъятель французской революціи, членъ конвента, T. I, 371, 510.

Роговской, Михаилъ Мартыновичъ, генераль оть инфантеріи, † 1881 г., т. II, 140.

Родовицкій, т. II, 423. Рожновъ, Петръ Михайловичъ, адмиралт, кронштадтскій военный губернаторъ, 1763—1839 г., т. И, 288, 413.

Розановъ, чиновникъ, т. 1, 542, 664.

Розенъ, Андрей, баронъ, поручикъ, де-кабристъ, т. I, 271, 338, 339, 434, 437, 509, 511, 524, 543, 545, 678, 696, 701, 739.

Розенъ, Григорій Владимировичъ, баронъ, генераль-адьютанть, сенаторь, 1781 — 1841 г., т. II, 324, 439, 451, 542, 614, 655, 749, 750, 753, 754, 756.

Розенъ, баронъ, флигель-адъютантъ, сынъ предыдущаго, т. II, 754.

Ройе, прусскій дипломать, т. ІІ, 246, 247.

Рокицкій, т. II, 423.

Романовъ, лейтенанть, декабристъ, т. І, 778.

Ромарино, участникъ польскаго возстанія, т. II, 375, 380, 613, 614.

Ромеръ, дъйств. ст. сов., участникъ польскаго заговора, т. II, 102.

Рославлевъ, корпетъ, декабристъ, т. І,

Россель, Джонъ, лордъ, англійскій госу-

дарств. дѣятель, 1792—1878 г., т. II, 426. Росси, Карль Ивановичь, дѣйств. ст. сов., архитекторъ, 1775—1849 г., т. I, 587. Россманъ, Фредерикъ, т. II, 527, 528.

Ростовцевъ, Яковь Ивановичъ, графъ, ген.-адъют., ген. отъ инф., чл. госуд. сов., 1803—1860 r., T. I, 256, 258, 259, 260, 273, 274, 275, 276, 277, 507, 508.

Ротъ, Логгинъ Осиповичъ, генералъ отъ лифантеріи, т. І, 103, 241, 242, 244, 362, 365, 395, 507, 622, 628, 629, 654; т. ІІ, 123, 127, 160, 176, 178, 195, 433, 447.

фонъ-Руге, подполковникъ, декабристъ,

Рудзевичъ, Александръ Яковлевичъ, генералъ отъ инфантеріи, 1776 — 1829 г., т. I, 238, 239, 240, 247, 625; т. II, 23, 123, 127, 132, 134, 176, 177, 204, 408.

Ружицкій, уча станія, т. II, 376. участникъ польскаго

Румовскій, Степанъ Яковлевичъ, профессоръ астрономіи, попечитель Казанскаго университета, 1732—1812 г., т. I, 8.

Румянцевъ, Николай Петровичъ, графъ, министръ коммерціи, а потомъ пностранныхъ дълъ, впослъдствін государственный канцлеръ, 1754—1826 г., т. І, 420.

Румянцевъ, Петръ Александровичъ (Задунайскій), графъ, 1725—1796 г., генеральфельдмаршалъ, т. I, 8; т. II, 254, 497, 650. Руничъ, Дмитрій Павловичъ, попечи-

тель С.-Петербургскаго учебнаго округа, 1780—1860 г. т. II, 62, 412. Рыбинскій, Матвъй, польскій генераль,

1784—1874 r., r. II, 376.

Рылбевъ, Кондратій Өедоровичъ, отст. подпоручикъ, поэтъ, декабристъ, т. I, 112, 114, 163, 179, 238, 262, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 298, 300, 301, 335, 337, 370, 443, 447, 448, 452, 456, 511, 541, 544, 650, 651, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 674, 686, 687, 704, 718, 752, 754.

Рыдвева, жена предыдущаго, т. І, 779. Рынкевичъ, дворянинъ, декабристь, т. І, 775.

Рвпинъ, штабсъ-капитанъ, декабристъ, т. І, 279, 675, 696, 701, 738, 756.

Рюль, Иванъ Өедоровичъ, 1769—1847 г., лейбъ-медикъ, т. I, 41, 52, 184, 477, 613, 614; т. II, 182, 186, 187, 441.

Рюминъ, Гавріилъ Васильевичь, т. II,

C.

Сабанскій, участникъ польскаго заговора, т. И, 102.

Саблуковъ, Николай Александровичъ, генералъ, чл. госуд. сов., авторъ «Воспоминаній», 1776—1848 г., т. І, 134, 263, 473,

Сабуровъ 2-й, ротмистръ, декабристъ, т, I,

Савари, французскій министръ полиціи, † 1833 г., т. І, 464, 561.

Савва Исаевъ, придворный духовникъ, протоіерей, 1740—1801 г., т. I, 1, 3.

Савенко, денщикъ декабриста Пестеля, т. I, 242, 629.

Савоини, Іеронимъ Яковлевичъ, генералъ оть инфантеріи, 1766—1836 г., т. II, 615.

Саврасовъ, Иванъ Өедоровичъ, тайвый совѣтн., сенаторъ, т. I, 30, 41, 66, 72, 78, 79, 477, 482, 483, 575, 576, 578, 581.

Сакенъ, Фабіанъ Вильгельмовичъ, графъ, ген.-фельдмаршалъ, чл. госуд. сов., 1752— 1837 г., т. I, 248, 251, 299, 355, 363, 366, 367, 507, 526, 527, 528, 631, 632; T. II, 8, 76, 178, 195, 202, 203, 236, 308, 418, 429, 445, 450, 469, 529, 575, 578, 585, 613, 615, 656.

Салтыковъ, Александръ Николаевичъ, князь, чл. госуд. сов., 1775—1837 г., т. I, 442, 670.

Салтыковъ, Николай Ивановичъ, свътл. князь, воспитатель имп. Алексадра I, тенер.фельдмаршалъ, чл. госуд. сов., † 1816 г., т. I, 3, 10.

Салтыковъ, Сергъй Николаевичъ, князь, дъйств. тайн. сов., сенаторъ, 1776-1828 г.,

T. I, 501.

Сальватори, Антоній, т. II, 54, 410.

Самойлова, т. І, 597. де-Сангленъ, т. ІІ, 22. Свещевскій, Иванъ, т. ІІ, 525, 526. Свиньинъ, Павелъ Петровичъ, писатель

и журналисть, 1788—1839 г., т. II, 403. Свиньинъ, поручикъ, декабристъ, т. І,

Свистуновъ, Петръ Николаевичъ, корнетъ, декабристъ, т. 1, 625, 640, 641, 677, 693, 701, 730, 751, 753.

Свъчинъ, Никаноръ Михайловичъ, гене-

раль-лейтенанть, т. II, 533.

Седжеръ, Кмрлъ Иван вичъ, преподавательанглійск. языка имп. Николан І, дъйств. ст. сов., 1788—1840 г., т. І, 32. Сеймуръ, Джорджі Гамильтонь, англій-

скій дипломать, род. 1797 г., т. І, 588. Семеновь, титулярный совѣтникъ, де-кабристь, т. І, 752, 753, 778.

Семичевъ, ротмистръ, декабристъ, т. І,

де-Сенъ-При, Эмануилъ, Луи-Мари, ви-контъ, т. I, 400, 401, 402, 403, 404, 537.

Сенявинъ, Дмитрій Николаевичъ, 1763— 1831 г., адмираль, чл. госуд. сов., т. I, 358, 670; т. II, 103, 413.

Сераскиръ, паша, т. II, 212. Серафимъ (Стефанъ Вас. Глаголевскій), митрополить петербургскій, 1763-1843 г., T. I, 198, 262. 288, 515, 637; T. II, 6, 684.

Сержпутовскій, т. II, 423. Сиверсъ, Егоръ Карловичъ, графъ, ген.лейтенантъ, 1779—1827 г., т. I, 124.

Сивинисъ, т. І. 236. Сипигинъ, Николай Мартьяновичъ, генераль-адъютанть, ген.-лейтен., 1785 -- 1828 г., T. II, 71, 91, 415, 416.

Скарятинъ, фаненъ-юнкеръ, декабристь, **T.** I, 240, 625, 633, 640, 641, 778.

Скобелевъ, Иванъ Никитичъ, ген. отъ инф., коменданть Петербургской кръп., † 1849 г., т. I, 459; т. II, 733.

Скольмировскій, Ипполить, декабристь, т. І, 775.

Скржинецкій, Янъ, польскій генералъ, 1778—1860 г., т. II. 336, 340, 342, 354, 581.

Смирлова, Александра Осиповна, рожденн. Россеть, придворная дама, писательница, 1810—1882 г., т. I, 544, 545; т. II, 16, 17, 405.

Смирновъ, штабъ-лъкарь, т. І, 755, 756. Соболевскій, Игаатій, графъ, управл. мин. юстицін царства Польскаго, † 1840 г., T. I, 380, 531.

Соллогубъ, камеръ-юнкеръ, т. I, 85. Соллогубъ, Владимиръ Александровичъ, графъ, писатель, 1814—1882 г., т. І, 280, 512.

Соловьевъ, баронъ, декабристь, т. І, 446. Солтыкъ, графъ, сенаторъ, каштелянъ царства Польскаго, т. I, 531; т. II, 98.

Софроній, архіепископъ имеретинскій, 1841 г., т. II, 750.

Сперанскій, Михаилъ Михайловичъ, гр., государственный діятель, 1772—1839 г., T. I, 187, 254, 255, 256, 272, 423, 424, 432, 442, 443, 460, 461, 462, 463, 499, 501, 513, 541, 543, 545, 616, 670; T. II, 50, 62, 393, 664.

Спиридовъ, майоръ, декабристъ, т. І, 674, 689, 700, 722.

Спиро, т. І, 239, 624.

Спонтини, Гаспаро, композиторъ, 1774-1851 г., т. І, 146.

Стааль, Карль Густавовичь, генераль оть кавалерін, московскій коменданть, 1777—1853 г., т. II, 391.

Станкевичь, участникъ польскаго воз-станія, т. II, 612.

Стапферъ, Филиппъ, авторъ «Переписки», т. І, 532, 536

Стасовъ, Василій Петровичь, архигекторъ-академикъ, 1769—1848 г., т. П, 461.

Стедингъ, графъ, шведскій фельдмарш.,

1746—1837 г., т. II, 1. Стоговъ, Эразмъ Ивановичъ, т. II, 475. Столыпинъ, Аркадій Алексвевичъ, тайн. совътн., сенаторъ, 1778-1826 г., т. І, 424,

Столыпинъ, Дмитрій Алексфевичъ, ген.майоръ, 1785-1826 г., т. I, 162.

Столыпинъ, генералъ-лейтенантъ, взен. севастопольскій губерн., † 1830 г., т. II,

Стофрегенъ, Конрадъ, дъйств. статскій сов., лейбъ-медикъ, т. І, 172.

Странгфордъ, англійскій посоль, т. І,

Стрекаловъ, Степанъ Степановичъ, дъй-

ствит. тайн. сов., сенаторъ, 1782—1856 г., т. I, 283, 284, 285, 615; т. II, 732. **Стремичный**, Матвый, т, II. 525, 526.

Стріенскій, Александръ, т. II, 525, 526. Строганова, Адель, т. І, 597.

Строгановъ, Александръ Григорьевичъ, графъ, генералъ-адъютантъ, членъ госуд. сов., т. II, 633, 634.

**Строгановъ**, Григорій Александровичъ, графъ, дъйств. тайн. совътн., членъ госуд. сов., 1769 — 1857 г., т. І, 415, 442, 670; T. II, 8.

Строгановъ, Сергъй Григорьевичъ, гр., генералъ-лейтенанть, членъ госуд. 1794—1882 г., т. II, 532, 533, 613.

Стройниковъ, капитанъ 2-го ранга, т. II, 233, 234,

Струмило, титулярный совътн., участ-

никъ польскаго заговора, т. II, 102. Стюрлеръ, полковникъ, командиръ Гренадерскаго полка, т. I, 298, 300, 301, 331,

667, 688, 720, 750. Суворовъ, Александръ Аркадьевичь, гр. Рымникскій, князь Италійскій, генеральоть-инфантеріи, генер.-инспекторъ кавалеріи, т. II, 167, 375, 670.

Суворовъ, Александръ Васильевичъ, 1720—1800 г., графъ Рычнивскій, свътл. князь Италійскій, генералиссимусь, т. І, 4; т. II, 116, 254, 343, 429, 497.

Сукинъ, Александръ Яковлевичъ, ген.адъют, ген. отъ инфант., членъ госуд. сов., 1765—1837 г., т. І, 356, 501, 670.

Сумароковъ, Павелъ Ивановичъ, сена-

торъ, т. І, 671.

Сутгофъ, Александръ Николаевичъ, поручикъ, декабристъ, т. І, 196, 278, 279, 298, 511, 655, 658, 675, 692, 700, 728, 750, 754.

Сухиновъ, декабристъ, т. І, 446. Сухозанетъ, Иванъ Онуфріевичъ, генераль-адъютанть, начальникъ Николаевской академін, т. І, 282, 290; т. ІІ, 438, 591.

Сухомлиновъ, Михаилъ Ивановичъ, историкъ-литераторъ, 1828-1901 г., т. П, 17, 18, 405.

Сухоруковъ, поручикъ, декабристъ, т. І, 775.

Сухтеленъ, Павелъ Петровичъ, графъ, генер.-адъют., оренбургскій ген.-губернат., 1788-1833 r., T. II, 91, 134, 144, 406, 414, 420, 430, 525, 526.

Сухтеленъ, Петръ Корниліевичъ, генер., дипломатъ, 1751—1836 г., т. II, 705.

### T.

Таировъ, петербургскій домовладёлець, т. П, 594, 598, 599, 601.

Талейранъ-Перигоръ, Шарль Морисъ, французскій дипломать, 1754—1838 г., т. І, 47; T. II, 648.

Танвевъ, Александръ Сергвевичъ, двйствит. тайн. совътн., статсъ-секр., членъ госуд. сов., 1785—1866 г., т. II, 532.

Тарасовъ, Дмитрій Клементьевичь, тайн. совътн, почетный лейбъ-хирургъ, 1792-1866 r., T. I, 404, 587.

Тарновскій, графь, участникъ польскаго

заговора, т. И, 102.

Татищевъ, Александръ Ивановичъ, гр., генералъ отъ инфант., военный министръ, 1763—1833 г., т. I, 152, 195, 196, 251, 262, 328, 329, 330, 332, 356, 423, 431, 444, 501, 508; т. II, 8, 78, 79.

Татищевъ, Дмитрій Павловичъ, дъйств. тайный сов., оберъ-камергеръ, дипломатъ, 1769—1845 г., т. I, 416; т. II, 431, 504, 505, 506, 508, 675, 710, 714, 716.

Татищевъ, Сергъй Спиридоновичъ, публицисть, род. 1846 г., т. І, 372, 524, 528, 537. **Тизенга узенъ**, полковникъ, декабристъ, I, 545, 675, 697, 702, 741. **Тизенга узенъ**, Б. К., баронъ, т. II, 328,

474.

Титовъ, Михаилъ Ивановичъ, коммерц. совътникъ, 1767—1835 г., т. II, 570. Титовъ, Николай Алексъевичъ, генер.-

лейтен., 1800—1875 г., т. І, 286.

Титовъ, поручикъ, декабристъ, т. І, 777. **Тихоновъ**, подпоручикъ, декабристъ, т. I.,

Толстой, Дмитрій Андреевичь, графь, оберъ-прокур. святъйш. син., мин. нар. пр., мин. внутр. дълъ, 1828—1889 г., т. I, 312.

Толстой, Дмитрій Николаевичь, графъ, тайный сов., писатель подъ псевдонимомъ Знаменскій, 1806—1874 г., т. І, 520, 523. Толстой, Петръ Александровичъ, графъ,

генер. отъ инфант., членъ государств. сов., 1761—1844 г., т. I, 325, 327, 442, 576, 581, 670, 781; т. II, 68, 71, 76, 119, 187, 250, 261, 262, 310, 327, 344, 405, 476, 451, 465, 473, 486, 487, 490, 532, 534, 535, 536, 549, 550, 553, 655, 559, 612, 613, 614, 615, 616, 672, 763, 764.

**Толстой,** прапорщикъ, декабристъ, т. I, 640, 678, 697, 702, 741, 751.

**Толстой,** Яковъ, адъютантъ главнаго штаба, декабристъ, т. I, 775.

Толь, Карлъ Өедоровичъ, графъ, генер.адчьют., генер. отъ инфант., авторъ «Записокъ», 1777—1742 г., т. I, 54, 100, 251, 298, 486; т. II, 200, 202, 203, 204, 206, 207, 232, 246, 247, 254, 319, 328, 338, 352, 354, 355, 450, 451, 479, 480, 482, 484, 547, 559, 579, 586, 587, 588, 590, 731.

Томашевскій, Алексьй Михайловичь, генераль-майоръ, т. II, 614.

Торсонъ, К., капитанъ-лейтенантъ, де-кабристъ, т. I, 267, 279, 509, 524, 652, 676, 694, 701, 733, 751.

Тотлебенъ, Эдуардъ Ивановичъ, графъ, генералъ-адъютантъ, 1818 — 1884 г., т. I,

Трубецкой, Василій Сергаевичь, князь, ген. отъ кав., члень госуд. сов., сенаторь, 1776—1841 г., т. І, 186. Трубецкой, Николай Ивановичъ, князь,

оберъ-гофм. йстеръ, членъ госуд. сов., се-наторъ, 1796—1874 г., т. І, 327. Трубецкой, Петръ Ивановичъ, князь,

ген. отъ кав., сенаторъ, 1798—1871 г., т. II,

230, 456, 604.

Трубецкой, Сергий Петровичь, князь, полковинкъ, декабристъ, т. I, 270, 271, 272, 273, 280, 285, 298, 301, 335, 342, 370, 424, 448, 458, 498, 502, 503. 505, 509, 510, 511, 515, 633, 640, 641, 651, 652, 654, 655, 666, 657, 658, 662, 674, 688, 700, 720, 734, 752, 753, 780.

Труссонъ, Иванъ, Христіановичъ, генералъ-лейтенантъ, т. II, 525.
Трухинъ, майоръ, т. I, 366.

Трухсесъ, графиня, прусская придворная дама, т. I, 83.

Тургеневъ, Александръ Ивановичъ, тайный совътникъ, 1784 — 1845 г., т. І, 334, 523; T. II, 489.

Тургеневъ, Александръ Михайловичь, статскій совытникъ, директоръ медицинск.

деп., 1772 -1863 г., т. II, 405.

Тургеневъ, Николай Ивановичъ, писатель, 1789 — 1871 г., т. I, 334, 447, 448, 528, 650, 678, 685, 692, 700, 752, 753, 754

Тутолминъ, Иванъ Васильевичъ, дѣйств. тайн. сев., членъ госуд. сов., т. 1, 190.

Тухачевскій, Николай Сергьевичь, ст. сов., тульскій губернаторъ, т. І, 396.

Тучковъ 1-й, Сергьй Александровичъ, генераль-лейтенанть, т. II, 130, 131.

Тыртовъ, мичманъ, декабристъ, т. І,

Тышковскій, дворянинъ, польскаго заговора, т. II, 102.

Тютчевъ, капитанъ, декабристъ, т. I, 675, 693, 701, 729.

### У.

Уваровъ, Сергъй Семеновичъ, графъ, дъйств. тайн. сов., мин. народн. пр, президентъ акад. наукъ, 1786—1855 г., т. I, 94; т. II, 82, 634, 635, 636, 742.

Уваровъ, Өедоръ Петровичъ, графъ, ген.адьют., ген. оть кав., чл. госуд. сов., 1773-1824 г., т. І, 126, 160, 162, 418, 499, 540.

Уманецъ, О. М., т. II, 416.

Умянскій, участникъ польскаго возстанія, т. II, 336, 515, 516.

Александръ Михайловичъ, Урусовъ, князь, действ. т. сов., чл. госуд. сов., сена-торъ, 1766—1853 г., т. II, 566.

Устряловъ, Николай Герасимовичъ, историкъ, професс. Петерб. университета, 1805—1870 г., т. І, 80. 81, 82, 83, 419. Устряловъ, Өедоръ Герасимовичь, глав-

ный редакторь свода военных в постановленій, р. 1808 г., т. II, 82.

Ушаковъ, Александръ Клеониковичъ, генералъ отъ инфантеріи, авторъ «Записокъ», 1803—1879 г., т. И. 140, 144, 148, 152, 436.

Ушаковъ, Аполлонъ, поручикъ, сообщникъ Мировича, т. І, 765.

Ушаковъ, Павелъ Петровичъ, кавалеръ при велик. князѣ Николаѣ Павловичѣ, ген. оть нифант., 1779 — 1853 г., т. І,

Ушакова, фрейлина, т. I, 85, 240, 625.

### Ф.

Фаленбергъ, подполковникъ, декабристъ, т. I, 675, 695, 701, 735, 751. Фе, т. II, 567.

Фелькерзамъ, т. II, 243.

Фелькиеръ, Владимиръ Ивановичь, ген.лейтенанть, авт. «Записокъ», 1803—1871 г., T. I, 516.

Фельцманъ, т. II, 567. Феншъ, Андрей Семеновичъ, ген. отъ инф., сепаторт, т. I, 671; т. II, 518.

Фердинандъ I, австрійскій императоръ, род. 1793 г., т. II, 711, 712, 715, 716, 718.

Фердинандъ, Карлъ-Госифъ, эрцъ-герцэгъ австрійскій, 1781—1850 г., т. I, 400; т. II, 704, 705.

Феть-али-Хань, шахъ персидскій, т. П,88.

Фіеска, т. П, 701.

Фикельмонъ, графъ, австрійскій посланникъ въ Петербургѣ, т. II, 299, 505, 507, 670, 743.

Филаретъ, митрополитъ московскій (Вас. Мих. Дроздовъ), 1782 — 1867 г., т. І, 189, 140, 142, 143, 187, 203, 210, 323, 324, 325, 522; т. ІІ, 6, 276, 306.

Филипповъ, А. А., т. II, 415.

Фогель, полицейскій агентъ, т. І, 512, 518, Фокъ, Михаилъ Максимовичъ, директоръ канцеляріи ІІІ отдъленія, т. І, 855, 464, 525; т. ІІ, 418, 594, 597, 602, 607.

Фокъ, подпоручикъ, декабристь, т. I, 678, 700, 702, 749.
Фонвизинъ, Михаилъ Алексъевичъ, от-

ставной генераль-майорь, декабристь, т. І, 338, 435, 524, 676, 695, 701, 734, 751, 752, 755.

Фонтонъ, Іосифъ Петровичъ, дъйствит. статек. сов., дипломать, т. II, 266, 452, 461, 464.

Фотій, архимандрить, настоятель Юрьевскаго монастыря, 1792—1838 г., т. І, 225; т. II, 44, 700.

Фохтъ, штабсъ-капитанъ, декабристъ, т. I, 662, 677, 699, 702, 746.

Франкъ, ротмистръ, декабристъ, т. І,

Францъ I, Іосифъ Карлъ, императоръ австрійскій, 1768—1835 г., т. І, 154, 416, 567; т. ІІ, 107, 444, 670, 675, 677, 678, 701, 711, 713, 717.

Фредерика, прусская принцесса, т. І,

**Фредериксъ,** Александръ Андреевичъ, баронъ, ген.-дейт., † 1849 г., т. I, 233, 235, 246, 247, 506, 638.

**Фредериксъ**, генер.-майоръ, т. I, 282, 298, 381, 667, 692,

Фрейштедтъ, баронесса, авторъ «Воспоминаній», т. I, 477, 480.

Фридрихъ Вильгельмъ III, король прусскій, 1770—1840 г., т. І, 121, 485, 489, 495, 572; т. ІІ, 116, 225, 315, 320, 356, 706.

Фридрихъ, принцъ виртембергскій, т. ІІ,

Фридрихъ, принцъ плезвигъ-голштинскій, 1829—1880 г., т. II, 707.

Фридрихъ II Великій, король прусскій, 1712-—1786 г., т. І, 103, 104

Фридрихъ, Георгъ Людвигъ, принцъсм. Вильгельмъ II.

Фрикенъ, полковникъ, т. І, 630.

# УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ

Фроловъ 2-й, подпоручикъ, декабристъ, т. I, 675, 694, 701, 732.

Фроловъ 4-й, подполкови., декабристь, т. І. 774.

Фурманъ, Андрей, капитанъ, декабристъ, T. I, 445, 544, 675, 698, 702, 746, 751.

Фуше, Жозефь, французскій мин. полицін, 1763—1820 г., т. І, 464.

### $\mathbf{X}.$

Хвостовъ, Василій Семеновичъ, тайный сов. сенаторъ, † 1832 г., т. І, 671.

Хвостовъ, Дмитрій Ивановичь, графъ, дъйств. тайн. сов., сенаторъ, 1757—1835 г., т. І, 671.

Хвощинскій, полковникъ, т. І, 513, 692, 729, 749.

Хилковъ, Степанъ Александровичъ, кн., ген.-лейт., 1786—1854 г., т. II, 698.

Хитрова, Елизавета Михаиловна, †1839 г., T. II, 488.

Хитрово, Сергъй Петровичъ, дъйствит. тайн. ссв., сенаторъ, 1748 — 1827 г., т. І,

Хлопицкій, Іосифъ, польскій генераль, диктаторъ польскаго возстанія, 1771-1854 г., т. II, 323, 336.

Хлоповскій, участникъ польскаго воз-

станія, т. II, 360.

Хованскій, Николай Николаевичь, генераль оть инфантеріи, сенаторъ, 1777-1837 г., т. II, 360.

Фонъ-деръ-Ховенъ, И. Р., авторъ «Воспоминаній», т. II, 486. Ходьзко, участникъ польск. заговора,

II, 102.

Хоенегъ, австрійскій ген., т. II, 520.

Хозревъ, мирза, т. II, 212, 240, 241.

**Хозревъ,** паша, т. II, 106.

Хотекъ, графъ, намъстникъ Богемін, 1783—1868 г., т. II, 709, 710.

Хотынцовъ І, подполковн., декабристъ,

Храповицкій, Матвій Евграфовичь, генераль-адъют., генер. отъ инфант., членъ госуд. совъта, т. І, 398; т. ІІ, 78, 125, 310, 433, 616.

Хрущовъ, Алексъй, коллежскій асессоръ, т. І, 763, 764.

Хрущовъ, Петръ, поручикъ, т. І, 763, 764.

Хшановскій, Альберть, т. П, 525, 527.

# Ц.

**Цебриковъ,** поручикъ, декабристъ, т. I, 675, (85, 700, 702, 755, 756.

Цебриковъ, лейтенантъ, т. І, 755, 756. **Цитенъ**, генералъ прусской арміи, т. II, 230, 521.

Цишевскій, участникъ польскаго заговора, т. II, 102.

фонъ-Цолликоферъ, командиръ прусск., Бранденбургскаго кирасирскаго полка, т. І, 484.

### Ч.

Чарковскій, участникъ польскаго заговора, т. II, 102.

Чарторижская, Изабелла Фортуната, княгиня, 1743—1835 г., т. II, 235.

Чарторижскій, Адамь Георгь, князь, государственный дъятель при Александрь I, польскій патріотъ, 1770—1861 г., т. ІІ, 235, 476, 506, 507, 589.

Чаусовъ, фельдаегерскій офицеръ, т. І,

Чевкинъ, Константинъ Владимировичъ, ген.-адъют., членъ госуд. сов., сенаторъ, 1803—1875 г., т. II, 252, 461, 557, 559.

Черкасовъ, баронъ, поручикъ, дека-бристъ, т. І, 677, 698, 702, 742. Черновъ, Константинъ, подпор. Семе-новскато полка, т. І, 179, 238, 495.

Черноглазовъ, подпоручикъ, декабристъ, **T.** I, 779.

**Чернышева,** Анна Родіоновна, графиня, т. І, 625; т. ІІ, 718.

Чернышевъ, Александръ Ивановичъ, свътл. князь, ген. адъют., ген. отъ кавалеріи, военн. мин., предс. госуд. сов., † 1857 г., т. І, 243, 244, 247, 299, 330, 363, 423, 451, 454, 507, 524, 622, 633, 634, 638; T. II, 8, 54, 55, 56, 57, 58, 68, 71, 76, 78, 79, 80, 119, 187, 200, 247, 250, 252, 254, 262, 270, 288, 289, 290, 292, 308, 310, 318, 352, 365, 386, 391, 410, 411, 414, 415, 416, 418, 480, 484, 450, 460, 461, 468, 464, 465, 469, 470, 481, 486, 489, 525, 526, 528, 549, 550, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 574, 577, 579, 581, 615, 739.

Чернышевъ, Григорій Ивановичъ, графъ, оберъ-шенкъ, † 1831 г., т. І, 85. Чернышевъ, Захаръ, графъ, ротмистръ, декабристь, т. І, 239, 240, 244, 246, 247, 320, 520, 623, 625, 678, 697, 702, 742.

Чертковъ, Иванъ Васильевичъ, генераль-лейтенанть, † 1848 г., т. II, 390.

Чесовниковъ, т. II, 60.

Чефаридзевъ, Семенъ, подпоручикъ, прикосновенный къ дълу Мировича, т. 1,

**Чижовъ,** лейтенантъ, декабристъ, т. I, 678, 698, 702, 745.

**Чихачовъ**, полицмейстеръ, т. I, 164.

Чихачевъ, генералъ, т. II, 609. Чичеринъ, Петръ Александровичъ, ген.адъют., ген. отъ кавалеріи, 1778—1841 г., т. І, 152, 302, 492; т. ІІ, 163.

## Ш.

Шабанскій, т. II, 423.

Шамбо, секретарь прусскаго короля, I. 83.

Шарлемань, Іосифъ Ивановичъ, профессоръ архитектуры, 1782—1861 г., т. І, 172. **Шарлотта,** супруга Леопольда I, короля бельгійскаго, т. I, 78, 80.

**Шатобріанъ,** Франсуа-Огюстъ, 1769— 1843 г., т. І, 151, 349, 482, 492.

**Шахиревъ,** поручикъ, декабристь, т. I, 676, 699, 702, 746, 751.

Шаховской, Александръ Александровичь, князь, ст. сов., чл. академін наукъ, драматургъ, 1772—1846 г., т. I, 207, 508.

Шаховской, Иванъ Леонтьевичъ, князь, генераль оты инфантеріи, члены государственнаго совъта, 1776-1860 г., т. II, 46, 340, 476, 477.

Шаховской, Николай Леонтьевичь, князь, дъйств. тайн. сов., сенаторъ, 1758—1836 г., т. І, 671.

Шаховской, Өедөръ, князь, отст. майоръ, декабристь, т. I, 676, 685, 698, 702, 755. Шварцъ, полковникъ, т. I, 599, 600, 602.

Шелеръ, генераль, прусскій посланникъ въ Петербургъ, т. I, 62, 92; т. II, 299. Шембекъ, участникъ польскаго возста-

нія, т. II, 336.

Шенингъ, Н. И., авторъ «Записокъ», т. І, 505.

Шеншинъ, Василій Никаноровичъ, ген.адъют., ген.-лейтен., 1784—1831 г., т. І, 242, 282, 298, 300, 331, 356, 621, 667, 692, 729, 749.

Шервудъ-Върный, Иванъ Васильевичъ, 1798—1867 r., r. I, 177, 178, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 362, 450, 451, 467, 468, 495, 506, 507, 545, 622, 623, 626, 627, 639, 640, 641, 642.

**Шереметева,** А. С., т. II, 567.

Шереметевъ, Дмитрій Николаевичъ, графъ, т. II, 699.

**Шефлеръ**, генералъ-майоръ, т. 11, 366.

Шиллеръ, секретарь прусскаго двора, т. І, 83

Шильдень, баронь, оберь-гофмаршаль прусскаго двора, т. I, 61, 63, 83, 159, 165, 461, 485, 572, 573, 591.

Шильдеръ, Карлъ Андреевичъ, генераль-адъютанть, начальникь инженеровъ гвардейскаго корпуса, 1786 —1854 г., т. II, 166, 167, 170, 238.

Шимановскій, Виппенть, т. II, 527, 528. Шимановскій, Феликсь, т. II, 525, 527. Шиманскій, участникъ польскаго заговора, т. И, 668.

Шимковъ, прапорщикъ, декабристъ, т. I, 675, 696, 701, 737, 746 Шимонскій, Михаилъ, т. II, 525, 527.

Шиповъ, Сергъй Павловичь, ген.-адъют., ген. отъ инфант., сенаторъ, 1790—1876 г., т. I, 288, 359; т. II, 591.

Шишковъ, Александръ Семеновичъ, адмираль, мин. народи. просв., чл. госуд. сов., 1754—1841 г., т. 1, 187, 188, 203, 266, 500, 501, 509, 512, 516, 616, 625, 626, 670; T. II, 20, 33, 35, 36, 79, 407, 408.

20, 55, 56, 79, 407, 408.

Шишковъ, капитанъ, т. I, 238, 240, 247.

Шкуринъ, Павелъ Сергъевичъ, генераль-майоръ, т. II, 58, 412.

Шлегель, Иванъ Богдановичъ, лейбъмедикъ, 1787—1851 г., т. II, 586.

Шлифенъ, графъ, прусскій офицеръ,

т. І, 83, 90.

Шмидть, прусскій консуль въ Варшавь, т. II, 320.

Шнейдеръ, нѣмецкій писатель, т. І, 147, 491

Штейбенъ, Николай Карловичъ, баронъ, генералъ-майоръ, т. II, 748.

Штейноокъ, графъ, офицеръ, т. І, 241,

Штейнгель, Владимиръ Ивановичъ, баронъ, отставн. подполковникъ, декабристъ, т. I, 274, 434, 503, 653, 656, 657, 676, 694, 701, 733, 751; т. II, 31.

Штокмаръ, лейбъ-медикъ Бельгійскаго двора, т. I, 80, 81, 483.

Шторхъ, Генрихъ (Андрей Карловичъ), 1766—1835 г., преподаватель политич. экономіи имп. Николая І-го, т. І, 18, 32, 38, 266.

**Шторхъ**, подпоручикъ, декабристъ, т. I,

**Шуазель,** т. I, 597.

Шувалова, графиня, фрейлина имп. Александры Өеодоровны, т. І, 85.

Шульгинъ, А. С., генер.-майоръ, оберъполицмейстеръ, т І, 516.

Шультенъ, поручикъ, декабристъ, т. І,

Шульцъ, Августъ, т. II, 525, 527, 528.

#### УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ

## Щ.

Щепиловъ, декабристъ, т. I, 721.

Щепинъ-Ростовскій, князь, штабсь-ка-питанъ, декабристь, т. I, 277, 278, 298, 655, 674, 692, 700, 729, 749, 750.

Щербатовъ, Алексий Григорьевичь, князь, генераль-адьют., члент госуд. сов., 1777— 1848 г., т. I, 633, 640, 654; т. II, 76, 176.

Щербатовъ, князь, біографъ Паскевича, T. I, 477, 486, .487, 490; T. II, 88, 406, 414, 415, 420, 421, 462, 481, 484, 540, 543, 566.

Щипилла, декабристь, т. I, 446.

Щуленовъ, Петръ Петровичъ, тайн. сов., сенаторъ, † 1832 г., т. І. 671.

Э.

Эйхлеръ, т. П, 612, 613, 614.

Эльслеръ, Фанни, балер., 1810—1884 г., т. II, 637, 639.

Эмманюель (Еманюель), Егоръ Арсеньевичъ, ген. отъ кавал., 1777-1837 г., т. І, 670; т. II, 91, 352.

Энгель, Өедоръ Ивановичь, дѣйств. тайн. сов., чл. госуд. сов., сенаторъ, † 1837 г., т. І. 442; т. ІІ, 331, 592.

Энгельгардтъ, Александръ Николаевичъ, T. I, 577, 541.

Энгельгардть, Павелъ Ивановичь, отст. полковникъ, † 1812 г., т. II, 656. Эристовъ, Георгій Евсеевичь, князь,

генераль отъ инфантеріи, сенаторъ, 1795-1863 г., т. II, 87.

Эссенъ, Петръ Кирилловичь, графъ, генераль оть инфантеріи, военный ген.-губ. Спб., членъ госул. сов., 1772—1844 г., т II, 364, 595, 602, 608, 609.

Эстергази, князь, австрійскій дипломать, II, 717.

Эсханъ, ханъ, т. 11, 751.

**Эюбъ,** паша, т. II, 136, 268.

### Ю.

Юрасовъ, прапорщикъ, декабристъ, т. І,

Юсуповъ, Николай Борисовичъ, князь, дъйств. тайн. сов., чл. госуд. сов., † 1831 г., т. И, 12, 566.

Юсуфъ, паша, т. II, 169, 268, 439.

Юшневскій, генералъ интенданть 2-ой арміи, декабристь, т. І, 240, 242, 363, 545. 621, 625, 659, 663, 674, 691, 700, 725. 752.

Юшневскій, чиновникъ интендантства, 9-го класса, декабристь, т. І, 774.

#### Я.

Яблоновскій, Антонъ, князь, участникъ польскаго заговора, т. II, 162.

Яблоновскій, Максимиліанъ Антоновичь, князь, сенаторъ, † 1846 г., т. І, 379, 382, 529, 531.

Ягеллонъ (Ягайло), 1348—1434 г., король польскій, великій князь литовскій, т. І, 384: т. И. 171.

**Ядвига,** королева польская, жена Ягел-ло, 1370—1399 г., т. I, 384.

Языковъ, Николай Михаиловичъ, поэтъ, 1773—1845 г., т. II, 17.

Якубовичъ, Александръ Ивановичъ, капитанъ, декабристъ, т. I, 277, 278, 285, 298, 370, 452, 458, 510, 511, 518, 514, 515. 544, 653, 656, 657, 675, 690, 700, 723. 735.

Якушкинъ, Иванъ Дмитріевичъ, отставн. капитанъ, пекабристъ, т. I, 337, 444, 527, 536, 663, 675, 691, 701, 727, 751, 752, 755.

⊖.

**Федоровъ**, матросъ, т. I, 756.

808

**Өеоктистовъ**, Е., т. II, 424.

## **УКАЗАТЕЛЬ**

## ПОРТРЕТОВЪ, РИСУНКОВЪ И ГРАВЮРЪ.

## Портреты императора Николая І.

- Николай I. Съ акварели, рисованной съ натуры Рокштулемъ въ 1821 году. (Хромолитографія на отдёльномъ листё въ началё книги). Т. І. Стр. 1.
  - Въ кабріолетѣ вмѣстѣ съ великой княгиней Александрой Өеодоровной. Ст. гравюры начала прошлаго столѣтія. (Гравюра на отдѣльномъ листѣ).
     Т. І. Стр. 113.
    - Въ костюмъ Алариса, царя бухарскаго. Изъ ръдкаго изданія «Lalla Roukh». Divertissement exécuté au chateau royal de Berlin le 27 janvier 1821. (Хромодитографія на отдъльномъ дистъ). Т. І. Стр. 187.
    - Съ гравюры Робинзона, сдъланной съ портрета, писаннаго Доу. (Фототипія на отдъльномъ листъ). Т. І. Стр. 273.
    - Съ польской литографіи 1825 года (Фототипія на отдѣльномъ листѣ) Т. І. Стр. 289.
  - --- Вмёстё съ императрицей Александрой Феодоровной и цесаревичемъ Александромъ Николаевичемъ. Съ гравюры Райта, сдёланной съ портрета, писаннаго Доу. (Фототипія на отдёльномъ листё). Т. І. Стр. 297.
  - Съ портрета, писаннаго Крюгеромъ, по копіи, сдъланной проф. Швабомъ. (Хромолитографія на отдъльномъ листъ). Т. І. Стр. 353.
  - Въ дътствъ. Съ гравированнаго портрета того времени. Т. І. Стр. 13.
  - - Съ портрета, писаннато Беннеромъ. Т. І. Стр. 65.
  - На сенатской площади 14-го декабря 1825 года. Съ литографіи Рябцова, сдізланной съ рисунка В. Садовникова. Т. І. Стр. 261.
  - Съ гравированнаго портрета Годара. Т. І. Стр. 269.
  - Съ литографіи Шмидта. Т. II. Стр. 3.
  - Съ рисунка, сдъданнаго съ натуры карандашемъ Крюгеромъ. (Изъ собранія П. Я. Дашкова). Т. И. Стр. 3.
  - Възздъ его въ Москву. Съ литографін того времени. Т. И. Стр. 13.
  - Съ императрицей Александрой Өеодоровной и великимъ княземъ Константиномъ Николаевичемъ. Съ литографіи начала прошлаго столітія. Т. ІІ. Стр. 89.
  - Въ формъ прусскаго кираспрскаго его имени полка. Съ портрета, приложеннаго къ исторіи полка, издапной въ 1842 году. (Хромолитографія на отдъльномъ листъ). Т. И. Стр. 129.
  - Съ герцогомъ Лейхтенбергскимъ. Съ литографіи того времени. Т. ІІ. Стр. 161.

- На охотъ. Съ портрета, находящагося въ музет П. И. Щукина въ Москвъ. Т. И. Стр. 165.
- Съ императрицей Александрой Өеодоровной на парадѣ Кавалергардскаго полка. Съ рисунка, приложеннало къ «Исторіи Кавалергардскаго полка». Т. ІІ. Стр. 169.
- Съ силуета съ натуры, сдъланнаго Лашкаревымъ и находящагося въ музев Пажескаго корпуса. Т. II, стр. 185.
- На денныхъ маневрахъ. Съ литографіи Шмидта, сдѣланной съ рисунка Шварца. Т. И. Стр. 197.
- На ночныхъ маневрахъ. Съ литографіи Шмидта, сдёланной съ рисунка Шварца. Т. II. Стр. 201.
- На бивуакъ. Съ литографіи Шварца. Т. ІІ. Стр. 205.
- Съ акварели съ натуры. Т. II. Стр. 257.
- Переправа его черезъ Дунай въ 1828 году. Съ гравюры Петрова, сдёланной съ рисунка Звёрева. Т. П. Стр. 259.
- Посъщение имъ генералъ-адъютанта Сухованета. Съ литографіи Корна. Т. ІІ.
   Стр. 377.
- Въбздъ его въ Москву во время холеры 1831 года. Съ гравюры того времени. Т. И. Стр. 379.
- Въ саняхъ на набережной Невы. Съ рисунка Тимма, сдъланнаго съ картины Сверчкова. Т. П. Стр. 381.
- Вмёстё съ великимъ князэмъ Михапломъ Павловичемъ, цесаревичемъ Александромъ Николаевичемъ, княземъ Волконскимъ и графомъ Бенкендорфомъ. Съ портрета, писаннаго Крюгеромъ и находящагося въ Николаевскомъ залѣ Зимняго дворца. (Хромолитографія на отдѣльномъ листѣ). Т. П. Стр. 1.
- Съ портрета масляными красками, писаннаго въ 1842 году и принадлежащаго Н. Н. Буху. (Хромолитографія на отд'яльномъ лист'я). Т. II. Стр. 289.

#### Портреты разныхъ лицъ.

- Александра Николаевна, великая княжна. Съ литографіи Митрейтера, сд'єланной съ портрета Штилера. Т. ІІ. Стр. 131.
  - Вмѣстѣ съ императрицей Александрой Өеодоровной и великими княжнами Ольгой и Маріей Николаевнами. Съ гравюры того времени. (Гравюра на отдѣльномъ листѣ). Т. И. Стр. 17.
- Александра **Феодоровна**, императрица. Вмѣстѣ съ императоромъ Николаемъ Павловичемъ и цесаревичемъ Александромъ Николаевичемъ. Съ гравюры Райта, сдѣланной съ портрета, писаннаго Доу. (Фототипія на отдѣльномъ листѣ). Т. І. Стр. 297.
  - Съ портрета, писаннаго Гессе въ Берлинѣ. (Хромолитографія на отдѣльномъ листѣ). Т. 1. Стр. 369.
  - Съ великимъ княземъ Александромъ Николаевичемъ и великой княгиней Маріей Николаевной. Съ гравюры Райта, сдёланной съ портрета, писаннаго Доу. (Фототипія на отдёльномъ листё). Т. І. Стр. 385.
  - Съ портрета, писаннато Беннеромъ. Т. І. Стр. 67.
  - Съ портрета Гебауера 1817 года. Т. І. Стр. 71.
  - Прідзда ея ва Варнемюнде въ 1824 году. Съ гравюры того времени Геншеля.
     Т. І. Стр. 173.
  - Въйздъ ея въ Москву. Съ литографіи того времени. Т. ІІ. Стр. 13.
  - Вмёстё съ императоромъ Николаемъ и великимъ княземъ Константиномъ Николаевичемъ. Съ литографіи начала прошлаго столётія. Т. И. Стр. 89.

- Съ гравюры Райта: Т. И. Стр. 93.
- На верхней террасѣ Ольгина острова въ Петергофѣ. Съ сепіи съ натуры Чернышева. Т. ІІ. Стр. 105.
- На парадъ Кавалергардскаго полка. Съ рисунка, приложеннаго къ «Исторіи Кавалергардскаго полка». Т. И. Стр. 169.
- Съ литографіи Гольдбаха, сдъланной съ портрета Разумихина. Т. И. Стр. 385.
- Вм'єсть съ великими княжнами Ольгой, Маріей и Александрой Николаевнами. Съ гравюры того времени. (Гравюра на отд'єльномъ листѣ). Т. П. Стр. 17.
- Александръ Николаевичъ, цесаревичъ. Вмѣстѣ съ императоромъ Николаемъ Павловичемъ и императрицей Александрой Өеодоровной. Съ гравюры Райта, сдѣланной съ портрета, писаннаго Доу. (Фототипія на отдѣльномъ листѣ). Т. І. Стр. 297.
  - Съ портрета, писаннаго Доу. (Хромолитографія на отдёльномъ листё). Т. І. Стр. 329.
  - Вмёстё съ императрицей Александрой Өеодоровной и великой княжной Маріей Николаевной. Съ гравюры Райта, сдёланной съ портрета, писаннаго Доу. (Фототипія на отдёльномъ листё). Т. І. Стр. 385.
  - Цесаревичь, обозрѣвающій маневры изъ павильона Дудергофскаго дворца. Съ литографіи Иванова, сдѣланной съ картины Чернецова. Т. И. Стр. 209.
  - Съ гортрета, писаннаго Крюгеромъ и принадлежащаго П. Я. Дашкову. (Хромодитографія на отдёльномъ листё). Т. И. Стр. 217.
  - Вмёстё съ императоромъ Николаемъ Павловичемъ, великимъ княземъ Михаиломъ Павловичемъ, княземъ Волконскимъ и графомъ Бенкендорфомъ. Съ портрета, писаннаго Крюгеромъ и находящагося въ Николаевскомъ залё Зимняго дворца. (Хромолитографія на отдёльномъ листѣ). Т. И. Стр. 1.
- Александръ Павловичъ, императоръ. Съ гравюры Одуена, сдёланной съ портрета, писаннаго Бурдономъ. (Фототипія на отдёльномъ листё). Т. І. Стр. 57.
  - Съ акватинты Югеля, сдъланной по рисунку Студи. (Гравюра на отдъльномъ листъ). Т. І. Ср. 97.
  - Съ гравюры Райта. Т. І. Стр. 344.
- Анна Феодоровна, великая княгиня. Съ портрета, писаннаго Беннеромъ. Т. І. Стр. 125. Аракчеевъ, графъ, Алексъй Андреевичъ. Съ портрета, писаннаго Доу и принадлежащаго его императорскому высочеству великому княсю Николаю Михайловичу. (Хромодитографія на отдёльномъ листъ). Т. ІІ. Стр. 33.
- Валугьянскій, Михаилъ Андреевичъ. Съ литографіи Мюнстера. Т. І. Стр. 433.
- **Васаргинъ,** Николай Васильевичъ (декабристъ). Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова. Т. І. Стр. 453.
- Ватенковъ, Гавріилъ Степановичъ (декабристъ). Съ портрета, приложеннаго къ «Русской Старинъ» 1830 года. Т. І. Стр. 405.
- Венкендорфъ, графъ, Александръ Христофоровичъ. Съ литографіи Поля. Т. І. Стр. 439.
  - Въ свитъ императора Николая Павловича. Съ портрета, писаннаго Крюгеромъ и находящагося въ Николаевскомъ залъ Зимняго дворца. (Хромолитографія на отдъльномъ листъ). Т. П. Стр. 1.
- Вестужевъ, Михаилъ Александровичъ (декабристъ). Съ гравюры Сърякова, приложенной къ «Русской Старинъ» 1896 года. Т. І. Стр. 361.
- **Вестужевъ,** Александръ Александровичъ (Марлинскій). Съ портрета, рисованнаго акварелью и принадлежащаго П. Я. Дашкову. Т. І. Стр. 367.
- **Воровковъ,** Александръ Дмитріевичъ. Съ портрета, приложеннаго къ «Русской Старинѣ» 1898 года. Т. І. Стр. 289.
- **Вригенъ,** Александръ Өедоровичъ (декабристъ). Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова. Т. І. Стр. 457.

- Васильчиковъ, Илларіонъ Васильевичъ. Съ гравюры Генриха Доу, сдёланный съ портрета, писаннаго его отдомъ. Т. І. Стр. 95.
  - Съ портрета, приложеннаго къ «Историческому обзору д'ятельности комитета министровъ». Т. И. Стр. 289.
- Вилламовъ, Григорій Ивановичъ. Съ литографіи начала прошлаго стол'єтія. Т. II. Стр. 281.
- Вильгельмъ, принцъ Прусскій. Съ портрета, приложеннаго къ книгѣ «Unser Heldenkaiser», изд. въ 1896 г. въ Берлинѣ. Т. І. Стр. 86.
- Витгенштейнъ, графъ, Петръ Христіановичъ. Съ гровюры Генриха Доу, сдъланной съ портрета, писаннаго его отцомъ. Т. И. Стр. 243.
- Витть, графъ, Иванъ Осиповичъ. Съ портрета, находящагося въ «Военной галлерев» Зимняго дворца. Т. И. Стр. 77.
- Воиновъ, Александръ Львовичъ. Съ литографіи Мейера, сдёланной съ портрета Доу. Т. 1. Стр. 181.
- Волконскій, князь, Петръ Михаиловичъ. Съ гравюры Райта, сдѣланной съ портрета, писаннаго Доу. Т. І. Стр. 43.
  - Въ свитѣ императора Николая Павловича. Съ портрета, писаннаго Крюгеромъ и находящагося въ Николаевской залѣ Зимняго дворца. (Хромолитографія на отдѣльномъ листѣ). Т. П. Стр. 1.
- **Волконскій,** князь, Сертъй Григорьевичъ (декабристъ). Съ портрета, приложевнаго къ его «Запискамъ». Т. І. Стр. 385.
- **Воронцовъ,** графъ, Семенъ Романовичъ. Съ ръдкаго карандашнаго рисунка того времени. Т. І. Стр. 17.
- **Воронцовъ**, графъ, Михаилъ Семеновичъ. Съ гравированнаго портрета Райта. Т. I, Стр. 335.
- Галиль-паша. Съ портрета, приложеннаго, къ книгѣ «Histoire de Turquie». Т.И.Стр. 313. Гауке, графъ, военный министръ царства Польскаго. Съ рисунка съ натуры Киля. Изъ собранія А. О. Думберга. Т. И. Стр. 341.
- **Гейденъ,** графъ, Логгинъ Петровичъ. Съ портрета масляными красками, принадлежащаго его императорскому высочеству великому князю Николаю Михаиловичу. Т. II. Стр. 241.
- **Гельмгутъ,** генералъ польской арміп. Съ рисунка съ натуры Киля. Изъ собранія А. О. Думберга. Т. И. Стр. 335.
- **Георгъ**, принцъ-регентъ англійскій. Съ литографін начала про**ш**лаго столітія. Т. І. Стр. 57.
- Глинка, Өедөръ Николаевичъ. Съ гравированнаго портрета Асанасьева. Т. І. Стр. 413. Голенищевъ-Кутузовъ, Петръ Васильевичъ. Съ литографіи Клюквина. Т. І. Стр. 51.
- **Голицынъ,** князь, Александръ Николаевичъ. Съ портрета, писаннаго Брюловымъ и принадлежащаго его императорскому высочеству великому князю Николаю Михаиловичу. Т. І. Стр. 141.
- **Голицынъ,** князь, Дмитрій Владимировичъ. Съ литографіи прошлаго столѣтія Поля. Т. І. Стр. 275.
- Горбачевскій, Иванъ Ивановичъ (декабристъ). Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова. Т. І. Стр. 461.
- Грейгъ, Алексъй Самойловичъ. Съ литографіи Сандомури, сдъланной съ портрета, рисованнаго съ натуры Осокинымъ. Т. И. Стр. 293.
- **Дашковъ**, Дмитрій Васильевичь. Съ портрета, приложеннаго къ «Опыту біографій генераль-прокуроровъ и министровъ юстиціи». Т. II. Стр. 253.
- Дибичъ-Забалканскій, графъ, Иванъ Ивановичъ. Съ портрета того времени, писаннаго масляными красками. (Хромолитографія на отдѣльномъ листѣ). Т. II. Стр. 353.
  - --- Съ гравюры Райта, сдъланной зъ портрета Доу. Т. І. Стр. 209.
- Долгоруковъ, князь, Алексъв Алексъевичъ. Съ портрета, приложеннаго къ «Опыту біографій генералъ-прокуроровъ и министровъ юстиціи». Т. И. Стр. 217.

- **Евгеній,** принцъ Виртембергскій. Съ гравюры Райта, сдѣланной съ портрета Доу. Т. 1. Стр. 201.
- **Екатерина II,** императрица. Съ гравюры Валькера, сдѣланной съ портрета, писаннаго Лампи въ 1794 году. (Фототипія на отдѣльномъ листѣ). Т. І. Стр. 17.
- Елена Павловна, великая княгиня. Съ литографіи Погонкина. Т. І. Стр. 157.
- **Елисавета Алексѣевна,** императрица. Съ гравюры Карделли, сдѣлаиной съ портрета, писаннаго Рейхелемъ. (Фототипія на отдѣльномъ листѣ). Т. І. Стр. 73.
  - Съ гравюры Райта. Т. I. Стр. 345.
- **Ермоловъ,** Алексъй Петровичъ. Съ гравюры Райта, сдъланной съ портрета Доу. Стр. 41.
- Жомини, баронъ. Съ литографіи начала прошлаго столітія. Т. ІІ. Стр. 249.
- Закревскій, Арсеній Андреевичъ. Съ литографіи Смирнова, сдѣланной съ портрета Ранделя. Т. II. Стр. 221.
- **Канкринъ,** графъ, Егоръ Францевичъ. Съ литографіи Мишелиса, сдѣланной съ портрета Крюгера. Т. II. Стр. 225.
- **Каподистрія,** графъ, Иванъ Антоновичъ. Съ гравированнаго портрета Милова, 1822 года. Т. II. Стр. 307.
- **Карамзинъ,** Николай Михайловичъ. Съ гравированнаго портрета Уткина. Т. І. Стр. 283. **Карлъ Х,** французскій король. Съ гравюры Метцерони. Т. И. Стр. 317.
- **Каховской,** Петръ Андреевичъ (декабристъ). Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова. Т. І. Стр. 357.
- **Киселевъ,** Павелъ Дмитріевичъ. Съ литографіи Смирнова, сдѣланной съ портрета Крюгера. Т. І. Стр. 305.
- Клейнмихель, Петръ Андреевичъ. Съ литографіи Поля. Т. І. Стр. 39.
- **Кондрингтонъ,** англійскій адмиралъ. Съ литографіи начала прошлаго столътія. Т. ІІ. Стр. 237.
- **Козарскій,** Александръ Ивановичъ. Съ литографіи Сандомури, сдёланной съ портрета, писаннаго съ натуры Осокинымъ. Т. И. Стр. 297.
- **Коновницынъ,** Петръ Петровичъ. Съ гравюры Райта, сдъланной съ портрета Доу. Т. І. Стр. 35.
- **Константинъ Николаевичъ,** великій князь. Съ дитографіи начала прошлаго столътія. Т. И. Стр. 89.
- **Константинъ Павловичъ,** великій князь. Съ миніатюры, принадлежащей его императорскому высочеству великому князю Николаю Михаиловичу. Т. I. Стр. 121.
  - Съ гравюры, изданной въ 1825 году съ подписью: «Его величество императоръ Константинъ Павловичъ». Т. І. Стр. 205.
  - Съ гравированнаго портрета Карделли. Стр. 19.
  - Поклоненіе его тѣлу. Факсимиле гравюры 1831 года. Т. И. Стр. 367.
  - Съ портрета, принадлежащаго его императорскому высочеству великому князю Николаю Михаиловичу. (Хромолитографія на отдільномъ листі). Т. П. Стр. 321.
- **Кочубей,** графъ, Викторъ Павловичъ. Съ портрета, приложеннаго къ «Историческому обзору дѣятельности комитета министровъ». Т. И. Стр. 53.
- **Кюхельбекеръ,** Вильгельмъ Карловичъ. Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова, Т. І. Стр. 257.
- **Ламздорфъ,** графъ, Матвѣй Ивановичъ. Съ портрета, принадлежащаго графу Николаю Александровичу Ламздорфу. Т. І. Стр. 24.
  - Съ портрета, принадлежащаго графу Константину Николаевичу Ламздорфу. Т. I. Стр. 25.
- Ланской, Василій Сергъевичъ. Съ портрета масляными красками. Т. І. Стр. 351.
- **Лаферронэ,** графъ. Съ портрета, приложеннаго къ его «Воспоминаніямъ». Т. І. Стр. 293.

- **Лейхтенбергскій**, герцогъ, Максимиліанъ. Съ литографін того времени. Т. И. Стр. 161. **Ливенъ**, князь, Карлъ Андреевичъ. Съ портрета, писаннаго масляными красками. Т. И. Стр. 59.
- **Ливенъ**, графиня, Шарлотта Карловна. Съ гравюры Райта, сдѣланной съ портрета, писаннаго Доу. Т. І. Стр. 9.
- **Лобановъ-Ростовскій,** князь, Дмитрій Ивановичь. Съ портрета, принадлежащаго князю А. Е. Лобанову-Ростовскому. Т. И. Стр. 213.
- **Ловичъ,** княгиня. Съ портрета, приложеннаго къ «Русской Старинѣ» 1877 г. Т. I Стр. 129.
- **Лопухинъ**, князь, Петръ Васильевичъ. Съ гравюры Валькера, сдъланной съ портрета Боровиковскаго. Т. І. Стр. 189.
- **Лунинъ**, Михаилъ Сергъ́евичъ (декабристъ). Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова. Т. І. Стр. 401.
- **Любецкій,** князь. Съ рисунка съ натуры Киля. Изъ собранія А. О. Думберга. Т. II Стр. 325.
- Магницкій, Михаилъ Леонтьевичъ. Съ портрета, приложеннаго къ «Библіографическимъ Зашискамъ» 1892 гоза. Т. И. Стр. 65.

#### Марія Николаевна, великая княжна.

- Вмёстё съ императрицей Александрой Өеодоровной и великимъ княземъ Александромъ Николаевичемъ, Съ гравюры Райта, сдёланной съ портрета, писаннаго Доу. (Фототипія на отдёльномъ листё). Т. І. Стр. 385.
- Съ литографіи Митрейтера, сдъланной съ портрета Штилера. Т. И. Стр. 129..
- Вмѣстѣ съ императрицей Александрой Өеодоровной и великими княжнами Ольгой н Александрой Николаевнами. Съ гравюры того времени. (Гравюра на отдѣльномъ листѣ). Т. И. Стр. 17.

#### Марія Өеодоровна, императрица.

- Съ гравированнаго портрета Карделли. (Фототипія на отдёльномъ листе). Т. І.
   Стр. 41.
- Съ портрета, писаннаго Беннеромъ. Т. І. Стр. 5.
- Кончина ея. Съ гравюры того времени П. Өедорова. Т. И. Стр. 279.
- **Мармонъ**, французскій маршалъ. Съ гравированнаго портрета Калена. Т. И. Стр. 21. **Меншиковъ**, князь, Александръ Сергѣевичъ. Съ портрета съ натуры, на камиѣ Эстерейна. Т. I. Стр. 299.
- Сълитографіи Басина, едёланной съ портрета А. Брюлова. Т. И. Стр. 193. **Мердеръ**, Карль Карловичъ. Съ литографіи Мюнстера. Т. І. Стр. 167.

#### Милорадовичъ, графъ, Михаилъ Андреевичъ.

- Съ гравюры Райта, сдъланной съ портрета Доу. Т. І. Стр. 187.
- Нанесеніе ему смертельной раны 14-го декабря 1825 г. Съ рисунка Шарлеманя. (Гравюра на отдёльномъ листё). Т. І. Стр. 449.

#### Михаилъ Павловичъ, великій князь.

- Въ дътствъ. Съ гравированнаго портрета того времени. Т. І. Стр. 13.
- Съ портрета, писаннаго Беннеромъ. Т. І. Стр. 89.
- Съ литографіи начала прошлаго стольтія. Т. І. Стр. 153.
- Съ литографіи того времени. Т. II. Стр. 177.
- Съ силуэта съ натуры, сдѣланнаго Лашкаревымъ и находящагося въ музеѣ Пажескаго корпуса. Т. И. Стр. 185.
- --- Съ портрета, писаннаго Ладурнеромъ. (Хромолитографія на отдёльномъ листё). Т. И. Стр. 185.
- Вмёстё съ императоромъ Николаемъ Павловичемъ, цесаревичемъ Александромъ Николаевичемъ, княземъ Волконскимъ и графомъ Бенкендорфомъ. Съ портрета, писаннаго Крюгеромъ и находящагося въ Николаевскомъ залё Зимняго дворца. (Хромолитографія на отдёльномъ листё). Т. П. Стр. 1.

- Мордвиновъ, графъ, Николай Семеновичъ.
- Съ гравюры Райта, сдъланной съ портрета, писаниаго Доу. Т. І. Стр. 425.
- **Муравьевъ**, Артамонъ Михайловичъ (декабристъ). Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова. Т. І. Стр. 377.
- **Муравьевъ,** Никита Михайловичъ (декабристъ). Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова. Т. І. Стр. 371.
- **Муравьевъ-Апостолъ,** Матвѣй Ивановичъ (декабристъ). Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова. Т. І. Стр. 313.
- **Муравьевъ-Апостолъ,** Сергій Ивановичъ (декабристъ). Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова Т. І. Стр. 311.
- **Натцмеръ,** пр**у**сскій генераль. Съ портрета, приложеннаго къ его біографіи, изданной въ 1876 году въ Берлинѣ. Т. І. Стр. 61.
- **Нессельроде,** графъ, Карль Васильевичъ. Съ рѣдкой литографіи прошлаго столѣтія. Т. І. Стр. 55.
  - Съ гравированнаго портрета Гоффмейстера. Т. II. Стр. 25.
- Новосильцевъ, Николай Николаевичъ. Съ портрета Каневскаго 1832 года. Т. І. Стр. 217. Оболенскій, князь, Евгеній Петровичъ (декабристъ). Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова. Т. І. Стр. 241.
- Одоевскій, князь, Александръ Ивановичь (декабристь). Съ портрета, приложеннаго къ «Русской Старинъ» 1886 г. Т. І. Стр. 397.
- Оленинъ, Алексъй Николаевичъ. Съ гравюры Уткина. Т. І. Стр. 193.
- Ольга Николаевна, великая княжна, вм'єст'є съ императрицей Александрой Өеодоровной и великими княжнами Маріей и Александрой Николаевнами. Съ гравюры того времени. (Гравюра на отд'єльвом'є лист'є). Т. П. Стр. 17.
- Опперманъ, графъ, Карлъ Ивановичъ. Съ рисунка съ натура Киля. Т. І. Стр. 33.
- Орловъ, графъ, Алексъй Өедоровичъ. Съ гравюры Вендрамини, Т. І. Стр. 249.
  - Съ гравировнинаго портрета Турнера. Т. И. Стр. 359.
- **Орловъ,** Михаилъ Өедоровнчъ (декабристъ). Съ портрета, приложеннаго къ «Русской Старинъ» 1877 года. Т. І. Стр. 391.
- **Орловъ-Денисовъ**, графъ, Василій Васильевичь. Съ гравюры Райта, сдѣланной съ портрета Доу. Т. І. Стр. 321.
- **Павель I**, императоръ. Съ гравюры Валькера, сдёланной по рисунку Аткинсона. (Фототипія на отдёльномъ листё). Т. І. Стр. 33.
- **Пановъ**, Николай Ивановичъ (декабристъ). Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова Т. І. Стр. 253.
- **Паскевичъ**, графъ, Иванъ Өедоровичъ. Съ гравюры Уткина, сдѣланной съ портрета Реймерса. Т. І. Стр. 43.
  - Съ гравированнаго портрета Киселева. Т. И. Стр. 45.
  - Съ портрета акварелью Эртингера. (Хромолитографія на отдёльномъ листъ). Т. И. Стр. 369).
- **Пестель**, Павелъ Ивановичъ (декабристъ). Съ портрета, находящагося въ «Альбомѣ Пушкинской выставки». Т. І. Стр. 441.
- **Полежаевъ**, Александръ Ивановичъ. Съ портрета, приложеннаго къ «Исторіи русской словесности» Полевого. Т. И. Стр. 32.
- Поццо-ди-Ворго, графъ. Съ литографіи начала нынёшняго столітія. Т. І. Стр. 329.
- **Пушкинъ**, Александръ Сергъевичъ. Съ портрета, писаннаго Кипренскимъ Т. И. Стр. 29.
- **Рибопьеръ,** графъ, Александръ Ивановичъ. Съ акварели Брюлова 1829 года. Т. І. Стр. 341.
- **Ростовцевъ**, Яковъ Ивановичъ. Съ портрета, рисованнаго съ натуры на камиѣ Клемомъ. Т. І. Стр. 227.
- **Руничъ**, Дмитрій Павловичъ. Съ портрета, принадлежащаго его дочери, г-жѣ Храбро-Василевской. Т. И. Стр. 87.
- **Рылвевь**, Кондратій Өедоровичь (декабристь). Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова, Т. І. Стр. 233.

- **Сакенъ,** графъ, Фабіанъ Вильгельмовичъ. Съ гравюры Райта, сдѣланной съ портрета Доу. Т. І. Стр. 303.
  - Съ рисунка съ натуры Киля. (Изъ собранія А. О. Думберга). Т. И. Стр. 73.
- **Свистуновъ**, Петръ Николаевичъ (декабристъ). Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова. Т. І. Стр. 445.
- **Сиверсъ,** графъ, Егоръ Карловичъ. Съ литографіи начала прошлаго столѣтія Т. І. Стр. 91. **Сперанскій,** графъ, Михаилъ Михайловичъ. Съ гравюры Райта, сдъланной съ портрета Доу. Т. І. Стр. 221.
- **Сутгофъ.** Александръ Николаевичъ (декабристъ). Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова. Т. І. Стр. 449.
- Сухозанеть, генераль. Посъщеніе его императоромь Николаемь. Съ литографін Корна. Т. П. Стр. 377.
- Толстой, графъ, Петръ Алсксандровичъ. Съ рѣдчайшей гравюры Доу. Т. И. Стр. 245. Толь, баронъ, Карлъ Өедоровичъ. Съ гравюры Райта, сдѣланной съ портрета, писаннаго Доу. Т. И. Стр. 291.
- **Трубецкой,** князь, Сергъй Петровичъ (декабристъ). Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова. Т. І. Стр. 237.
- Уваровъ, Өедоръ Петровичъ. Съ литографіи Клюквина. Т. І. Стр. 101.
- **Филаретъ**, митрополитъ московскій. Съ гравированнаго портрета Пожалостина. Т. І. Стр. 137.
- Фонъ-Фокъ, Максимъ Яковлевичъ. Съ портрета, находящагося въ «Альбомѣ Пушкинской выставки». Т. И. Стр. 285.

#### Фридрихъ-Вильгельмъ, король прусскій.

- Съ акватинты Югеля, сдѣланной по рисунку Студи. (Гравюра на отдѣльномъ листѣ). Т. І. Стр. 97.
- Съ портрета изъ «Исторической портретной галлереи», изданной Брукманомъ. Т. І. Стр. 49.
- Хозревъ-Мирза, Съ литографіи начала прошлаго стольтія Т. И. Стр. 301.
- **Храповицкій,** Матвѣй Евграфовичъ. Съ портрета, паходящагося въ «Военной галлереѣ» Зимняго дворца. Т. И. Стр. 291.
- **Чернышевъ,** графъ, Александръ Ивановичъ. Съ гравюры Райта, сдѣланной съ портрета Доу. Т. И. Стр. 81.
- Шаховской, князь, Иванъ Леонтьевичъ. Съ литографіи Поля. Т. Н. Стр. 69.
- **Шервудъ-Върный,** Иванъ Васильевичъ. Съ фотографіи, принадлежащей его дочери. Т. І. Стр. 185.
- **Шильдеръ**, Карлъ Андреевичъ. Съ миніатюры, принадлежащей Н. К. Шильдеру. Т. II. Стр. 275.
- **Шишковъ,** Александръ Семеновичъ. Съ портрета, рисованнаго съ натуры въ альбомъ С. Д. Пономаревой. Т. И. Стр. 57.
- Эссень, графь, Петръ Кирилловичь. Съ литографіи того времени. Т. И. Стр. 369.
- **Якубовичъ,** Александръ Ивановичъ (декабристъ). Изъ собранія портретовъ В. Р. Зотова. Т. І. Стр. 245.

# Виды городовъ, мѣстностей, зданій, бытовые и другіе рисунки.

- **Витва** при Наваринѣ. Съ рисунка тушью того времени. Изъ собранія П. Я. Дашкова. Т. И. Стр. 235.
- **Вунтъ** въ Новгородскихъ военныхъ поселеніяхъ въ 1831 году. Съ картины того времени. Т. II. Стр. 389.
- Варна, крѣпость; видъ ея въ 1828 году. Сърисунка съ натуры генерала К. А. Шильдера. Т. И. Стр. 267.
  - Взятіе ея въ 1828 году. Съ рисунка съ натуры того времени. Изъ собранія П. Я. Дашкова. Т. И. Стр. 269.

#### Варшава.

- --- Дворець въ Лазенкахъ. Съ литографіи начала прошлаго стольтія. Т. ІІ. Стр. 321
- Дворецъ намѣстника. Съ гравюры прошлаго столѣтія. Т. И. Стр. 323.
- Виньетка къ «Полярной Звѣздѣ» 1861 года, изданной Герценомъ, съ портретами пяти декабристовъ. (Факсимиле). Т. І. Стр. 407.

Вступленіе русской армін въ Адріанополь 8-го августа 1829 года. Съ рисупка съ натуры очевидда. Изъ собранія П. Я. Дашкова. Т. П. Стр. 305.

Входъ въ Наваринскую бухту. Съ рисунка Вебера. Т. И. Стр. 233.

Заключеніе мира въ Туркманчав 10 февраля 1828 года. Съ редкой литографіи Бегрова, сделанной съ картины Машкова. Т. ІІ. Стр. 229.

Конференція въ Аккерман'я въ 1826 году. Съ литографіи того времени Кавея, сдівланной съ картины Гульманделя. Т. И. Стр. 49.

Лицей Царскосельскій. Съ литографіи начала прошлаго стольтія. Т. І. Стр. 29.

#### Москва.

- Вътадъ въ нее императора Николая Павловича и императрицы Александры Өеодоровны. Съ литографіи того времени. Т. ІІ. Стр. 13.
- Вътвять въ нее императора Николая Павловича во время холеры 1831 года. Съ граворы того времени. Т. II. Стр. 379.
- Кремль въ началѣ XIX столѣтія. Съ акварели того времени, принадлежащей П. Я. Дашкову. (Хромолитографія на отдѣльномъ листѣ). Т. И. Стр. 97.

**Нанесеніе** графу Милорадовичу смертельной раны 14-го декабря 1825 года. Съ рисунка Шарлеманя. (Гравюра на отдъльномъ листъ). Т. І. Стр. 449.

**Народная сцена** въ окрестностяхъ С.-Петербурга въ 1799 году. Съ рисунка съ натуры Кнаппе. Т. I. Стр. 133.

**Обученіе рекруть** въ Николаевское время. Съ рисувка А. Васильева. Т. II. Стр. 173. **Перевезеніе** тѣла императора Александра I изъ Таганрога въ С.-Петербургъ. Съ картины, принадлежащей графу Граббе. Т. I. Стр. 317.

#### Петербургъ.

- Аничковскій дворець въ началѣ прошлаго стольтія. Съ литографіи Ланга. Т. І. Стр. 73.
- Тотъ же дворецъ и Невскій проспектъ въ началѣ прошлаго столѣтія. Съ гравюры того времени. Т. І. Стр. 77.
- Елагинскій дворець въ началѣ прошлаго столѣтія. Съ акватинты Мартенса.
   (Гравюра на отдъльномъ листъ). Т. І. Стр. 169.
- Зимній дворець и Дворцовая набережная въ 1806 году. Съ гравюры Патерсона. (Хромолитографія на отдёльномъ листё). Т. І. Стр. 401.
- Калинкинскій пивоваренный заводъ въ 1799 году. Съ рисунка съ натуры Кнаппе. Т. І. Стр. 115.
- Литовскій замокъ въ 1799 году. Съ рисунка съ натуры Кнаппе. Т. І. Стр. 97.
- Михайловскій замокъ въ 1806 году. Съ акварели Патерсона. (Хромодитографія на отдільномъ листі). Т. І. Стр. 281.
- Мраморный дворець въ 1806 году. Съ акварели Патерсона. (Хромолитографія на отд'яльномъ лист'я). Т. І. Стр. 265.
- Мясной рыновъ въ 1794 году. Съ рисунка съ натуры Кнаппе. Т. І. Стр. 92.
- Набережная рѣки Фонтанки у Калинкина моста въ 1799 году. Съ рисунка съ натуры Кнаппе. Т. І. Стр. 105.
- Сенатская площадь въ 1806 году. Съ акварели того времени Патерсона, принадлежащей П. Я. Дашкову. (Хромолитографія на отдёльномъ листъ). Т. И. Стр. 105.
- Симеоновскій мость и Михайловскій замокъ въ началѣ прошлаго стольтія. Съ гравюры Иванова. Т. І. Стр. 161.
- --- Сытный рыновъ въ 1801 году. Съ рисунка съ натуры Кнаппе. Т. І. Стр. 145.

#### Петербургъ.

- Эрмитажъ въ началъ прошлаго стольтія. Съ литографіи Ланга. Т. ІІ. Стр. 109.
- Полицейскій мостъ въ началѣ прошлаго столѣтія. Съ литографіи того времени. Т. П. Стр. 121.
- Марсово поле въ началъ прошлаго столътія. Съ литографіи того времени.
   Т. ІІ. Стр. 133.
- Симеоновскій мость въ начал'в прошлаго стол'втія. Съ литографін того времени. Т. II. 145.
- Михайловскій замокъ въ началѣ прошлаго стольтія. Съ литографіи того времени. Т. II. Стр. 181.
- Дворцовый мость и набережная Васильевскаго острова въ 1806 году. Съ акварели того времени Патерсона, принадлежащей П. Я. Дашкову. (Хромолитографія на отдёльномъ листё). Т. И. Стр. 208.
- Соборъ Спаса Преображенія. Съ гравюры, сділанной по рисунку Бегрова. Т. ІІ. Стр. 309.
- Сънная площадь въ началъ прошлаго столътія. Съ литографін Гаузера. Т. ІІ.
   Стр. 373.

#### Петергофъ.

- Императорское семейство въ Монплезиръ. Съ литографін Бегрова. Т. И. Стр. 99.
- Ольгинъ и Царицынъ острова. Съ акварели Шарлеманя. Т. И. Стр. 101.
- Верхняя терраса Ольгина острова. Съ сепіи Чернышева. Т. ІІ. Стр. 105.

#### Польское возстание 1830 -1831 годовъ.

- Илощадь Сигизмунда въ Варшавѣ. Съ акварели Дитриха. Т. II. Стр. 329.
- Медовая улица 17 ноября 1830 года. Съ акватинты Дитриха. Т. И. Стр. 337.
- Взятіе инсургентами тюрьмы въ Варшавѣ, Съ акватинты Дитриха. Т. II.
   Стр. 339.
- Мость Собіесскаго въ Лазенкахъ. Съ акватинты Дитриха. Т. И. Стр. 343.
- Бельведеръ 17 ноября 1830 года. Съ акватинты Дитриха. Т. И. Стр. 347.
- Арсеналь 17 ноября 1830 г. Съ акватинты Дитриха. Т. И. Стр. 353.
- Засада. Эпизодъ изъ войны 1831 г. Съ акварели Зауервейда. Т. И. Стр. 355.
- Штурмъ укръпленія Воли 25 августа 1831 года. Съ литографіи Мюнстера, сдъланной по рисунку Тимма. Т. И. Стр. 363.
- **Посъщеніе** императорскимъ семействомъ тоней противъ Каменнаго острова въ Петербургъ. Съ гравюры, сдъланной по рисунку Бегрова. Т. И. Стр. 157.
- **Прівздъ** великаго князя Николая Павловича и великой княгини Александры Өеодоровны въ Варнемюнде въ 1824 году. Съ гравюры того времени Геншеля. Т. І. Стр. 173.
  - короля прусскаго для встръчи великаго князя Николая Павловича пъ Варнемюнде въ 1824 году. Съ гравюры того времени Гентеля. Т. І. Стр. 171.
- Публичное объявленіе о коронаціи императора Николая І въ Москвъ. Съ литографіи того времени Куртена. Т. И. Стр. 9.
- Рущукъ, крѣпость; видъ съ русской батарен въ 1828 году. Съ рисунка съ натуры. Изъ собранія П. Я. Дашкова. Т. И. Стр. 261.
- Свиданіе графа Паскевича съ наслідникомъ персидскаго престола, Аббасъ-Мирзой, въ Дейкарганів, въ 1828 году. Съ рідкой литографіи Бегрова, сділанной съ картины Машкова. (Цинкографія на отдільномъ листів). Т. Н. Стр. 249.
- Семейство императорское въ Монилезиръ въ Петергофъ. Съ литографіи Бегрова. Т. И. Стр. 99.
- Сраженіе при Грохов'в въ 1831 году. Съ польской литографіи того времени. (Гравюра на отд'яльном в лист'я). Т. И. Стр. 337.

**Типы петербургскіе въ началѣ прошлаго столѣтія.** Съ рисунковъ съ натуры Щедровскаго. (Изъ собранія И. И. Ваулина).

- -- Въ пивной. T. II. Cтр. 113.
- Разносчики. Т. II. Стр. 117.
- Шарманщики. Т. И. Стр. 137.
- --- Швейцаръ и продавецъ щетокъ. Т. II. Стр. 141.
- Дворникъ и почталіонъ. Т. II. Стр. 149.
- - Мастеровые. Т. II. Стр. 153.
- Типы солдатъ въ конц'ъ царствованія Александра I. Съ рисунка того времени. Т. I. Стр. 107.

#### Факсимиле.

- Заглавный листъ книги «Собраніе портретовъ», изданной въ 1825 г. Т. II. Стр. 187.
- Заглавный листь «Мѣсяцеслова» на 1826 годъ. Т. И. Стр. 189.

#### Форма русскихъ войскъ.

- Кондукторъ главнаго инженернаго училища и солдатъ лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка. (Хромолитографія на отдъльномъ листъ). Т. І. Стр. 81.
- Офицеры лейбъ-гвардіи Павловскаго полка въ 1826 году. Съ литографіи Мюнстера, сдъланной съ рисунка Теребенева. Т. И. Стр. 171.
- --- Офицеръ Гренадерскаго корпуса. (Хромолитографія на отд'яльномъ листъ). Т. І. Стр. 89.
- --- Офицеръ роты главнаго инженернаго училища и офицеръ лейбъ-гвардіи Сапернаго баталіона. (Хромолитографія на отдёльномъ листё). Т. І. Стр. 104.
- Форма лейбъ-гвардін Измайловскаго полка въ 1800 году. Съ литографіи Поля, сдѣланной съ рисунка Пиратскаго. Т. І. Стр. 109.
- Форма того же полка въ 1818 году. Съ литографіи Поля, сдѣланной съ рисунка Пиратскаго. Т. І. Стр. 113.
- Четырнадцатое декабря 1825 года въ С.-Петербургѣ. Съ фототипіи, приложенной къ «Русскому Архиву» 1893 года. (Съ рисунка Кольмана, изъкабинета графа Бенкендорфа въ Фаллѣ). Т. І. Стр. 265.

Шумла, крѣпость. Видъ ея въ 1828 году. Съ акварели того времени. Т. И. Стр. 273. Эрзерумъ. Взятіе его въ 1829 году. Съ литографіи Гостейна, сдѣланной съ картины Машкова. (Цинкографія на отдѣльномъ листѣ). Т. И. Стр. 305.

## Автографы.

- Дѣтское письмо великаго князя Николая Павловича императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ на русскомъ языкѣ. Т. І. Стр. 81. На отдѣльномъ листѣ.
- Дътское письмо великаго князя Николая Павловича императрицъ Маріи Өсодоровнъ на французскомъ языкъ. Т. І. Стр. 89. На отдъльномъ листъ.
- Записка А. П. Ермолова. Т. II. Стр. 81. На отдёльномъ листъ.
- --- Карантинный билетъ. Т. II. Стр. 385. На отдёльномъ листѣ.
- Клятвенное объщаніе. Т. І. Стр. 225. На отдѣльномъ листѣ.
- Манифестъ о рожденіи великаго князя Николая Павловича. Т. І. Стр. 49, На отдёльномъ листе.
- Объявленіе о кончин'є императора Александра Перваго и присяг'є императору Константину Павловичу, напечатанное въ «Русскомъ Инвалид'є» 29-го ноября 1825 года. Т. І. Стр. 185. На отд'єльномъ лист'є.
- -- Объявленіе о розыскі В. К. Кюхельбекера. Т. І. Стр. 457. На отдільном в листів.

- Письмо великаго князя Константина Павловича императрицѣ Маріи Өеодоровнѣ. Т. II, Стр. 49, На отдѣльномъ листѣ.
  - Письмо великаго князя Николая Павловича къ цесаревичу Константину Павловичу. Т. I. Стр. 129. На отдёльномъ листъ.
- Письмо великаго князя Николая Павловича къ князю Д. И. Лобанову-Ростовскому. Т. І. Стр. 161. На отдёльномъ листё.
- Письмо императрицы Маріи Өеодоровны къ генералу Ламздорфу. Т. І. Стр. 105. На отдёльномъ листъ.
- Письмо барона К. Ө. Толя генералу Красовскому. Т. I. Стр. 337. На отдёльномъ листъ.
- Письмо графа А. Х. Бенкендорфа къ женѣ одного изъ декабристовъ. Т. І.
   Стр. 464. На отдѣльномъ листѣ.
- Письмо графа П. X, Витгенштейна П. И. Пестелю. Т. I. Стр. 313. На отдѣльномъ листѣ.
- Письмо графа И. И. Дибича барону Б. К. Тизенгаузену. Т. II. Стр. 273. На отдъльномъ листъ.
- Письмо И. И. Дибича цесаревичу Константину Павловичу. Т. I. Стр. 417. На отдёльномъ листъ.
- Письмо графа И. Ө. Паскевича графу Симоничу. Т. И. Стр. 201. На отдёльномъ листъ.
- --- Письмо графа А. И. Чернышева императору Николаю Павловичу. Т. II.
   Стр. 161. На отдѣльномъ листѣ.
- Инсьмо князя А. Н. Годицына князю П. М. Водконскому. Т. И. Стр. 65. На отдёльномъ листѣ.
- Письмо М. Л. Магницкаго Д. П. Руничу. Т. II. Стр. 153. На отдёльномъ листё.
- Письмо Д. П. Рунича А. Д. Балашеву и отвътъ А. Д. Балашева Д. П. Руничу. Т. И. Стр. 145. На отдъльномъ листъ.
- Письмо М. М. Сперанскаго В. В. Шнейдеру. Т. И. Стр. 113. На отдёльномъ
- Подорожная по указу императора Константина Павловича. Т. І. Стр. 249.
   На отдѣльномъ листѣ.
- Прибавленіе къ № 145 «Сѣверной Пчелы». Т. І. Стр. 209. На отдѣльномъ. листѣ.
- Приказъ россійскимъ войскамъ. Т. II. Стр. 193. На отдельномъ листе.
- Факсимиле первой страницы статута ордена св. Анны 1829 года. Т. II.
   Стр. 219. На отдёльномъ листё.
- Факсимиле трехъ печатныхъ стихотвореній Д. П. Рунича. Т. II. Стр. 377. На отдёльномъ листъ.
- Черновой отпускъ письма императора Николая графу Чернышеву, писанный Д. В. Дашковымъ, съ собственноручной припиской государя. Т. И. Стр. 169. На отдъльномъ листъ.

5.2 J. 5. .















